



B. Frommercia

Belinskii, Vissazion Grigor erich

L'ERINHCKALO

## ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ

Съ портретомъ и факсимиле автора, гравюрой съ картины Наумова и статьей Н. К. Михайловскаго

Дешевое изданіе Ф. Павленкова

выпускаемое съ разръшенія наслъдниковъ Бълинскаго.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ 1834-1840

t.1

Цвна каждаго тома 1 руб. 25 коп. constitution the contract of t

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

1896

RIHIHHPOO

# OTANOHNRATA 1.8

PG AXAMOT AV 2933 TAP A 9 B 4 1896

t.1



1834-1840

#### ОГЛАВЛЕНІЕ ПЕРВАГО ТОМА.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  | The maining was to be seen in the land of the land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Стр.                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| І. КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  | Учебная книга всеобщей исторіи (для юно-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | run?                                                                             | шества). И. Кайданова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 588                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Этр.                                                                             | Отрывокъ изъ небольшой рецензіи на «Сти-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
| Литературныя мечтанія (Элегія въ прозв)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                | хотворенія М. Меркли»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 592                                                         |
| О русской повъсти и повъстяхъ Гоголя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91                                                                               | Наталія. Сочиненіе г-жи ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 593                                                         |
| («Арабески» и «Миргородъ»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 143                                                                              | Художникъ. Т. м. ф. а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 596                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151                                                                              | Жертва. Литературный эскизъ Монборнъ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 598                                                         |
| Стихотворенія Владиміра Бенедиктова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 165                                                                              | Сынъ жены моей. Поль-де-Кока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 604                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 171                                                                              | Записки г-жи Дюкре о императрица Іозефина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
| Опыть системы нравственной философін                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,1                                                                              | и ся современникахъ и пр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 607                                                         |
| Ничто о ничемъ, или отчетъ издателю «Те-<br>лескона» за послъднее полугодіе (1835)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  | Рейнские пилигримы. Бульвера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 608                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187                                                                              | Сестра Анна Поль-де-Кока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 612                                                         |
| русской литературы О критикъ и литературныхъ мнъніяхъ «Мо-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101                                                                              | Начертаніе русской исторія для училищъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| сковскаго Наблюдателя»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 235                                                                              | Погодина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 612                                                         |
| «Гамлетъ приндъ Датскій». Драматическое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200                                                                              | Библіотека романовъ и историческихъ запи-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
| представление В. Шекспира. Пер. Н. По-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  | сокъ, издаваемая Ф. Ротганомъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 614                                                         |
| DEBOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 293                                                                              | О жизни и произведеніяхъ сира Вальтера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| Изъ неоконченной статьи о Фонвизинъ и За-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200                                                                              | Скотта. А. Канвингама                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 617                                                         |
| госкинъ (Вступительный отрывовъ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 303                                                                              | Отрывокъ изъ короткой рецензіи на «Три                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r all                                                       |
| Два романа И. И. Лажечникова («Ледяной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000                                                                              | сердца» А. Долинскаго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 620                                                         |
| домъ» и «Басурманъ»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 321                                                                              | Отрывокъ изъ небольшой рецензіи на два                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| Очерки Бородинскаго сраженія. О. Глинки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  | водевиля Ө. Копи: «Иванъ Савельичъ» и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| Менцель, критикъ Гёте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | «Покойный мужъ и вдова его»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 621                                                         |
| «Горе отъ ума». Комедія въ 4-хъ дъйствіяхъ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 000                                                                              | О характеръ народныхъ пъсенъ у славянъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000                                                         |
| въ стихахъ. Соч. А. С. Грибовдова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 405                                                                              | задунайскихъ. Ю. Венелина.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 622                                                         |
| Полное собрание сочинений А. Марлинскаго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  | Всеобщее путешествие вокругъ свъта. Дю-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00=                                                         |
| Двъ дътскія книжки. «Подарокъ на Новый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  | мона-Дюрвиля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 625                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 626                                                         |
| годъ». Гофмана и «Лътскія сказки пълуш-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  | Стихотворевія А. Пушкина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 020                                                         |
| годъ», Гофмана и «Дѣтскія сказки дъдуш-<br>ки Иринея»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 513                                                                              | Провинціальныя бредни и записки Дорме-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| годъ», Гофмана и «Дътскія сказки дъдуш-<br>ки Иринея»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 513                                                                              | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 513                                                                              | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 628                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 513                                                                              | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 628                                                         |
| ки Иринея»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 513                                                                              | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 628<br>633                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 513                                                                              | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова. Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 628<br>633                                                  |
| ки Иринея»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова. Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 628<br>633<br>639                                           |
| II. БИБЛІОГРАФІЯ.  Ночь на РождествоХристога. К. Баранова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 559                                                                              | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова. Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого. Дізтская книжка на 1835 годъ. В. Бурнашева. Предки Калимероса. Александръ Филипповичь Македонскій. Вельтмана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 628<br>633                                                  |
| и Иринея»  II. БИБЛІОГРАФІЯ.  Ночь на РождествоХристова. К. Баранова.  Повъсти Безумнаго (Отрывокъ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 559<br>561                                                                       | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова. Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого. Дізтская книжка на 1835 годъ. В. Бурнашева. Предки Калимероса. Александръ Филипповичь Македонскій. Вельтмана. Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. Ксено-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 628<br>633<br>639                                           |
| и Иринея»  II. БИБЛІОГРАФІЯ.  Ночь на Рождество Христова. К. Баранова. Повъсти Безумнаго (Отрывокъ) Регентство Бирона. Повъсть Масальскаго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 559<br>561<br>563                                                                | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова. Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого. Дітская книжка на 1835 годъ. В. Бурнашева. Предки Калимероса. Александръ Филипповичъ Македонскій. Вельтмана. Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. Ксенофонта Полевого.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 628<br>633<br>639                                           |
| и Иринея»  II. БИБЛІОГРАФІЯ.  Ночь на РождествоХристова. К. Баранова. Повъсти Безумнаго (Отрывовъ). Регентство Бирона. Повъсть Масальскаго. Изгнанникъ. Историч. романъ Богемуса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 559<br>561<br>563<br>564                                                         | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова. Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого. Дітская книжка на 1835 годъ. В. Бурнашева. Предки Калимероса. Александръ Филипповичъ Македонскій. Вельтмана. Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. Ксенофонта Полевого. Стихотворенія Владиміра Бенедиктова. Вто-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 628<br>633<br>639<br>639<br>642                             |
| и Иринея»  II. БИБЛІОГРАФІЯ.  Ночь на РождествоХристова. К. Баранова. Повёсти Безумнаго (Отрывокъ). Регентство Бирона. Повёсть Масальскаго. Изгнанникъ. Историч. романъ Богемуса. Посельщикъ. Сибирская повёсть Н. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 559<br>561<br>563<br>564<br>567                                                  | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова. Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого. Дітская книжка на 1835 годъ. В. Бурнашева. Предки Калимероса. Александръ Филипповичъ Македонскій. Вельтмана. Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. Ксенофонта Полевого. Стихотворенія Владиміра Бенедиктова. Второе мяданіе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 628<br>633<br>639<br>639<br>642<br>649                      |
| и Иринея»  11. БИБЛІОГРАФІЯ.  Ночь на РождествоХристова. К. Баранова. Повёсти Безумнаго (Отрывокъ). Регентство Бирона. Повёсть Масальскаго. Изгванникъ. Историч. романъ Богемуса. Посельщикъ. Сибирская повёсть Н. ІЦ. Въ тихомъ омутё черти водятся. Ө. Кони.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 559<br>561<br>563<br>564                                                         | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова. Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого. Дітская книжка на 1835 годъ. В. Бурнашева. Предки Калимероса. Александръ Филипповичъ Македонскій. Вельтмана. Миханлъ Васильевичъ Ломоносовъ. Ксенофонта Полевого. Стихотворенія Владиміра Бенедиктова. Второе изданіе. Ночь. Сочиненіе С. Темнаго.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 628<br>633<br>639<br>639<br>642                             |
| и. Библюграфія.  Ночь на Рождество Христова. К. Баранова. Повёсти Безумнаго (Отрывокъ). Регентство Бирона. Повёсть Масальскаго. Изгванникъ. Историч. романъ Богемуса. Посельщикъ. Сибирская повёсть Н. Щ. Въ тихомъ омутё черти водятся. Ө. Кони. Исторія о храбромъ рыцарѣ Францылѣ Вен-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 559<br>561<br>563<br>564<br>567<br>572                                           | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова. Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого. Дітская книжка на 1835 годъ. В. Бурнашева. Предки Калимероса. Александръ Филипповичь Македонскій. Вельтмана. Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. Ксенофонта Полевого. Стихотворенія Владиміра Бенедиктова. Второе изданіе. Ночь. Сочиненіе С. Темнаго. Святочные вечера или разсказы моей те-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 628<br>633<br>639<br>639<br>642<br>649<br>650               |
| и. Библюграфія.  Ночь на Рождество Христова. К. Баранова. Повъсти Безумнаго (Отрывокъ). Регентство Бирона. Повъсть Масальскаго. Изгванникъ. Историч. романъ Богемуса. Посельщикъ. Сибирская повъсть Н. И. Въ тихомъ омутъ черти водятся. Ө. Кони. Исторія о храбромъ рыцаръ Францылъ Венціанъ и о прекрасной королевнъ Ренцывенъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 559<br>561<br>563<br>564<br>567<br>572                                           | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова. Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого. Дізтская книжка на 1835 годъ. В. Бурнашева. Предки Калимероса. Александръ Филипповичь Македонскій. Вельтмана. Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. Ксенофонта Полевого. Стихотворенія Владиміра Бенедиктова. Второе изданіе. Ночь. Сочиненіе С. Темнаго. Святочные вечера или разсказы моей тетушки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 628<br>633<br>639<br>639<br>642<br>649<br>650<br>652        |
| и. Библюграфія.  Ночь на Рождество Христова. К. Баранова. Пов'єсти Безумнаго (Отрывокъ).  Регентство Бирона. Пов'єсть Масальскаго. Изгнанникъ. Историч. романъ Богемуса. Посельщикъ. Сибирская пов'єсть Н. Щ. Въ тихомъ омут'є черти водятся. Ө. Кони. Исторія о храбромъ рыцаріє Францыліє Венціан'є но прекрасной королевніє Ренцывен'є Краткое паложеніе главныхъ доводовъ и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 559<br>561<br>563<br>564<br>567<br>572                                           | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова. Руская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого Дътская книжка на 1835 годъ. В. Бурнашева. Предки Калимероса. Александръ Филипповичъ Македонскій. Вельтмана. Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. Ксенофонта Полевого Стихотворенія Владиміра Бенедиктова. Второе изданіе. Ночь. Сочиненіе С. Темнаго Святочные вечера или разсказы моей тетушки. Литературная хроника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 628<br>633<br>639<br>639<br>642<br>649<br>650<br>652        |
| и. Библюграфія.  Ночь на РождествоХристова. К. Баранова. Повъсти Безумнаго (Отрывокъ).  Регентство Бирона. Повъсть Масальскаго. Изгнанникъ. Историч. романъ Богемуса. Посельщикъ. Сибирская повъсть Н. Щ. Въ тихомъ омутъ черти водятся. Ө. Кони. Исторія о храбромъ рыцаръ Францылъ Венціанъ и о прекрасной королевнъ Ренцывенъ Краткое изложеніе главныхъ доводовъ и свидътельствъ, неоспоримо утверждаю-                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 559<br>561<br>563<br>564<br>567<br>572                                           | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова. Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого. Дътская книжка на 1835 годъ. В. Бурнашева. Предки Калимероса. Александръ Филипповичъ Македонскій. Вельтмана. Миханлъ Васильевичъ Ломоносовъ. Ксенофонта Полевого. Стихотворенія Владиміра Бенедиктова. Второе изданіе. Ночь. Сочиненіе С. Темнаго. Святочные вечера или разсказы моей тетушки. Литературная хроника. Библіотека дѣтскихъ повѣстей и разсказовъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 628<br>633<br>639<br>639<br>642<br>649<br>650<br>652        |
| и. Библюграфія.  Ночь на РождествоХристова. К. Баранова. Повъсти Безумнаго (Отрывовъ). Регентство Бирона. Повъсть Масальскаго. Изгнанникъ. Историч. романъ Богемуса. Посельщикъ. Сибирская повъсть Н. Щ. Въ тихомъ омутъ черти водятся. Ө. Кони. Исторія о храбромъ рыцаръ Францылъ Венціанъ и опрекрасной королевнъ Ренцывенъ Краткое изложеніе главныхъ доводовъ и свидътельствъ, неоспоримо утверждающихъ истину и божественное происхожде-                                                                                                                                                                                                                                                                 | 559<br>561<br>563<br>564<br>567<br>572                                           | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова. Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого. Дітская книжка на 1835 годъ. В. Бурнашева. Предки Калимероса. Александръ Филипповичъ Македонскій. Вельтмана. Миханлъ Васильевичъ Ломоносовъ. Ксенофонта Полевого. Стихотворенія Владиміра Бенедиктова. Второе изданіе. Ночь. Сочиненіе С. Темнаго. Святочные вечера или разсказы моей тетушки. Литературная хроника. Библіотека дітскихъ пов'єстей и разсказовъ В. Бурьянова. Сов'єты для дітей. В. Бурь                                                                                                                                                                                                                                                                                | 628<br>633<br>639<br>639<br>642<br>649<br>650<br>652        |
| и. Библюграфія.  Ночь на РождествоХристога. К. Баранова. Повъсти Безумнаго (Отрывокъ). Регентство Бирона. Повъсть Масальскаго. Изгнанникъ. Историч. романъ Богемуса. Посельщикъ. Сибирская повъсть Н. Щ. Въ тихомъ омутъ черти водятся. Ф. Кони. Исторія о храбромъ рыцаръ Францылъ Венціанъ и о прекрасной королевнъ Ренцывенъ Краткое изложеніе главныхъ доводовъ и свидътельствъ, неоспоримо утверждающихъ истину и божественное происхожденіе христіанскаго откровенія. Портьюса                                                                                                                                                                                                                           | 559<br>561<br>563<br>564<br>567<br>572<br>574                                    | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова. Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого. Дітская книжка на 1835 годъ. В. Бурнашева. Предки Калимероса. Александръ Филипповичъ Македонскій. Вельтмана. Миханлъ Васильевичъ Ломоносовъ. Ксенофонта Полевого. Стихотворенія Владиміра Бенедиктова. Второе изданіе. Ночь. Сочиненіе С. Темнаго. Святочные вечера или разсказы моей тетушки. Литературная хроника Вобліотека дітскихъ пов'єстей и разсказовъ В. Бурьянова. Сов'єты для дітей. В. Бурьянова. Зимніе вечера. В. Бурьянова. Про-                                                                                                                                                                                                                                         | 628<br>633<br>639<br>639<br>642<br>649<br>650<br>652<br>655 |
| II. БИБЛІОГРАФІЯ.  Ночь на РождествоХристова. К. Баранова. Пов'єсти Безумнаго (Отрывокъ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 559<br>561<br>563<br>564<br>567<br>572                                           | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого Дітская книжка на 1835 годъ. В. Бурнашева. Предки Калимероса. Александръ Филипповичь Македонскій. Вельтмана. Миханлъ Васильевичъ Ломоносовъ. Ксенофонта Полевого Стихотворенія Владиміра Бенедиктова. Второе мяданіе. Ночь. Сочиненіе С. Темнаго Святочные вечера или разсказы моей тетушки Литературная хроника В. Бурьянова. Совіткі для дітей. В. Бурьянова. Зимніе вечера. В. Бурьянова. Прогулка съ дітьми. В. Бурьянова. Прогулка съ дітьми. В. Бурьянова. Прогулка съ дітьми. В. Бурьянова.                                                                                                                                                                                        | 628<br>633<br>639<br>639<br>642<br>649<br>650<br>652        |
| и. Библюграфія.  Ночь на РождествоХристова. К. Баранова. Повъсти Безумнаго (Отрывокъ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 559<br>561<br>563<br>564<br>567<br>572<br>574                                    | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова. Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого. Дітская книжка на 1835 годъ. В. Бурнашева. Предки Калимероса. Александръ Филипповичъ Македонскій. Вельтмана. Миханлъ Васильевичъ Ломоносовъ. Ксенофонта Полевого. Стихотворенія Владиміра Бенедиктова. Второе изданіе. Ночь. Сочиненіе С. Темнаго. Святочные вечера или разсказы моей тетушки. Литературная хроника Вобліотека дітскихъ пов'єстей и разсказовъ В. Бурьянова. Сов'єты для дітей. В. Бурьянова. Зимніе вечера. В. Бурьянова. Про-                                                                                                                                                                                                                                         | 628<br>633<br>639<br>639<br>642<br>649<br>650<br>652<br>655 |
| II. БИБЛІОГРАФІЯ.  Ночь на Рождество Христова. К. Баранова. Пов'єсти Безумнаго (Отрывокъ).  Регентство Бирона. Пов'єсть Масальскаго. Изгнанникъ. Историч. романъ Богемуса. Посельщикъ. Сибирская пов'єсть Н. ІЦ. Въ тихомъ омут'є черти водятся. Ө. Кони. Исторія о храбромъ рыцаріє Францыл'є Венціан'є и о прекрасной королевн'є Ренцывен'є Краткое наложеніе главныхъ доводовъ и свид'єтельствъ, неоспоримо утверждающихъ истину и божественное происхожденіе христіанскаго откровенія. Портьюса Конекъ Горбунокъ. П. Ершова. Выли и небылицы казака Луганскаго. Аббаддонна. Н. Полевого. Мечты и жизнь.                                                                                                    | 559<br>561<br>563<br>564<br>567<br>572<br>574                                    | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова.  Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 628<br>633<br>639<br>639<br>642<br>649<br>650<br>652<br>655 |
| и. Библюграфія.  Ночь на Рождествох ристова. К. Баранова Повъсти Безумнаго (Отрывокъ). Регентство Бирона. Повъсть Масальскаго. Изгнанникъ. Историч. романъ Богемуса. Посельщикъ. Сибирская повъсть Н. Щ. Въ тихомъ омутъ черти водятся. Ө. Кони . Исторія о храбромъ рыцаръ Францылъ Венціанъ и о прекрасной королевнъ Ренцывенъ Краткое изложеніе главныхъ доводовъ и свидътельствъ, неоспоримо утверждающихъ истину и божественное происхожденіе христіанскаго откровенія. Портьюса Конекъ Горбунокъ. И. Ершова. Выли и небылицы казака Луганскаго. Аббаддонна. Н. Полевого. Мечты и жизнь. Н. Полевого.                                                                                                     | 559<br>561<br>563<br>564<br>567<br>572<br>574                                    | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова.  Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 628<br>633<br>639<br>642<br>649<br>650<br>652<br>655        |
| и. Библюграфія.  Ночь на Рождествохристова. К. Баранова Повъсти Безумнаго (Отрывокъ).  Регентство Бирона. Повъсть Масальскаго. Изгнанникъ. Историч. романъ Богемуса. Посельщикъ. Сибирская повъсть Н. Щ. Въ тихомъ омутъ черти водятся. Ө. Кони. Исторія о храбромъ рыцаръ Францылъ Венціанъ и о прекрасной королевнъ Ренцывенъ Краткое изложеніе главныхъ доводовъ и свидътельствъ, неоспоримо утверждающихъ истину и божественное происхожденіе христіанскаго откровенія. Портьюса Конекъ Горбунокъ. П. Ершова. Были и небылицы казака Луганскаго. Аббаддонна. Н. Полевого. Мечты и жизнь. Н. Полевого.                                                                                                      | 559<br>561<br>563<br>564<br>567<br>572<br>574<br>576<br>576<br>578               | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова.  Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого.  Дътская книжка на 1835 годъ. В. Бурнашева.  Предки Калимероса. Александръ Филипповичъ Македонскій. Вельтмана.  Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. Ксенофонта Полевого.  Стихотворенія Владиміра Бенедиктова. Второе изданіе.  Ночь. Сочиненіе С. Темнаго.  Святочные вечера или разсказы моей тетушки.  Литературная хроника.  Библіотека дѣтскихъ повѣстей и разсказовъ. В. Бурьянова. Совѣты для дѣтей. В. Бурьянова. Зимніе вечера. В. Бурьянова. Прогулка съ дѣтьми. В. Бурьянова. Прогулка съ дѣтьми. В. Бурьянова.  Изъ библіографич. замѣтки о 1 № «Современника» за 1838 г.  Елена, поэма Бернета.                                                                               | 628<br>633<br>639<br>639<br>642<br>649<br>650<br>652<br>655 |
| II. БИБЛІОГРАФІЯ.  Ночь на Рождество Христога. К. Баранова. Пов'єсти Безумнаго (Отрывокъ). Регентство Бирона. Пов'єсть Масальскаго. Изгванникъ. Историч. романъ Богемуса. Посельщикъ. Сибирская пов'єсть Н. ІЦ. Въ тихомъ омут'є черти водятся. Ө. Кони. Исторія о храбромъ рыцарт Францыл'є Венціан'є и о прекрасной королевн'є Ренцывен'є Краткое нзложеніе главныхъ доводовъ и свид'єтельствъ, неоспоримо утверждающихъ истину и божественное происхожденіе христіанскаго откровенія. Портьюса Конекъ Горбунокъ. П. Ершова. Были и небылицы казака Луганскаго. Аббаддонна. Н. Полевого. Мечты и жизнь. Н. Полевого.  Записка о походахъ 1812 и 1813 г. Сочиненія въ проз'є и стихахъ Константина Батюшкова. | 559<br>561<br>563<br>564<br>567<br>572<br>574<br>576<br>578<br>578<br>578<br>584 | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова.  Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого.  Дітская книжка на 1835 годъ. В. Бурнашева.  Предки Калимероса. Александръ Филипповичъ Македонскій. Вельтмана.  Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. Ксенофонта Полевого.  Стихотворенія Владиміра Бенедиктова. Второе изданіе.  Ночь. Сочиненіе С. Темнаго.  Святочные вечера или разсказы моей тетушки.  Литературная хроника.  Вибліотека дітскихъ повістей и разсказовъ В. Бурьянова. Совіты для дітей. В. Бурьянова. Зимніе вечера. В. Бурьянова. Прогулка съ дітьми. В. Бурьянова. Изъ библіографич. замітки о 1 № «Современника» за 1838 г.  Елена, поэма Бернета.  Стихотворенія Владиміра Бенедиктова. Вто-                                                                        | 628<br>633<br>639<br>639<br>642<br>649<br>650<br>652<br>655 |
| II. БИБЛІОГРАФІЯ.  Ночь на Рождество Христова. К. Баранова. Пов'єсти Безумнаго (Отрывокъ). Регентство Бирона. Пов'єсть Масальскаго. Изгнанникъ. Историч. романъ Богемуса. Посельщикъ. Сибирская пов'єсть Н. ІЦ. Въ тихомъ омутѣ черти водятся. Ф. Кони. Исторія о храбромъ рыцарѣ Францылѣ Венціанѣ и о прекрасной королевнѣ Ренцывенѣ Краткое изложеніе главныхъ доводовъ и свидѣтельствъ, неоспоримо утверждающихъ истину и божественное происхожденіе христіанскаго откровенія. Портьюса Конекъ Горбунокъ. П. Ершова. Были и небылицы казака Луганскаго. Аббаддонна. Н. Полевого. Мечты и жизнь. Н. Полевого. Записка о походахъ 1812 и 1813 гСочиненія въ прозѣ и стихахъ Константина                      | 559<br>561<br>563<br>564<br>567<br>572<br>574<br>576<br>578<br>578<br>578<br>584 | Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого Дітская книжка на 1835 годъ. В. Бурнашева. Предки Калимероса. Александръ Филипповичъ Македонскій. Вельтмана. Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. Ксенофонта Полевого Стихотворенія Владиміра Бенедиктова. Второе изданіе. Ночь. Сочиненіе С. Темнаго Святочные вечера или разсказы моей тетушки Литературная хроника В. Бурьянова дітскихъ пов'єстей и разсказовъ В. Бурьянова. Сов'єты для дітей. В. Бурьянова. Зимніе вечера. В. Бурьянова. Прогулка съ дітьми. В. Бурьянова. Прогулка съ дітьми. В. Бурьянова. Изъ библіографич. зам'єтки о 1 № «Современика» за 1838 г. Елена, поэма Бернета Стихотворенія Владиміра Бенедиктова. Вторая книга. Уголино. Драматич. представленіе Н. Поле- | 628<br>633<br>639<br>639<br>642<br>649<br>650<br>652<br>655 |

| Стр. Краткая исторія Франціи до французской революціи. Мишле                                       | Стр.  Нѣсколько словъ о «Современникъ» 769 Отъ Бълинскаго 775 Вторая книжка «Современника» 778 Иванъ Яковлевичъ Кронебергъ (некрологъ). 783 Журнальная замътка 786 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сочиненія Николая Греча                                                                            | Объ нгръ Каратыгина                                                                                                                                                |
| бренникова                                                                                         | Въ роли Гамлета                                                                                                                                                    |
| Повъсть о приключении англинскаго милорда Георга, о Бранденбургской маркграфинъ и т. д             | мецкаго (Ободовскимъ). Спектакль 31-го октября                                                                                                                     |
| III. ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.         Метеорологическія наблюденія надъ современной русской литературой | V. ПРИЛОЖЕНІЯ.  Русская быль. (Стихотвореніе), 921  Иятидесятильтній дядюшка, или страшная бользнь. (Драма вь ияти дъйствіяхъ) 923                                 |

#### ЛИТЕРАТУРНЫЯ МЕЧТАНІЯ.\*)

(ЭЛЕГІЯ ВЪ ПРОЗВ.)

Я правду о тебъ поразскажу такую, Что хуже всякой лжи. Воть, брать, рекомендую: Какъ этакихъ людей учтивъе зовутъ?...

Горе отъ ума.

Есть ли у васъ хорошія книги? - Нѣтъ, но у насъ есть великіе писатели. - Такъ по крайней мірь у вась есть словесность? - Напротивъ, у насъ есть только книжная торговля

Баронъ Брамбеусъ.

щенія! Подломились ходульки нашихъ лите- мартинъ: ратурныхъатлетовъ, рухнули соломенныя подмостки, на которыя, бывало, карабкалась зодотая посредственность, а вмаста съ тамъ небольшія дарованія, которыми мы такъ обольсебя Крезами, а проснулись Ирами! Увы! поэта:

Не расцавлъ и отпавлъ Въ утръ пасмурныхъ дней!

Да – прежде и нын**п**, тогда и теперь! Великій Боже!... Пушкинъ, поэтъ русскій по преимуществу, Пушкинъ, въ сильныхъ и мощныхъ пъсняхъ котораго впервые пахнуло въяніе жизни русской, игривый и разнообразный талантъ котораго такъ любила и леленла Русь, къ гармоническимъ звукамъкотораго она такъ жадно прислушивалась и на которые отзыва-Помните ли вы то блаженное время, когда лась съ такою любовью, Пушкинъ, авторъ въ нашей литературѣ пробудилось было ка- «Полтавы» н «Годунова» — и Пушкинъ,авторъ кое-то дыханіе жизни, когда появлялся та- «Анджело» и другихъ, мертвыхъ, безжизненланть за талантомь, поэма за поэмой, романь выхъсказокь!... Козловь, задумчивый певець за романоиъ, журналъ за журналомъ, аль- страданій Чернеца, стоившихъстолькихъслезъ манахъ за альманахомъ; -- то прекрасное вре-прекраснымъ читательницамъ, этотъ слепецъ, мя, когда мы такъ гордились настоящимъ, такъ гармонически передававшій намъ, быватакъ лелении себя будущимъ, и, гордые на- ло, свои роскошныя виденія, и Козловъшей дъйствительностью, а еще болье сладост- авторъ балладъ и другихъ стихотвореній, ными надеждами, твердо были увърены, что длинныхъ и короткихъ, напечатанныхъ въ им вемъ своихъ Байроновъ, Шекспировъ, Шил- «Библіотекв для Чтенія», и о которыхъ только леровъ, Вальтеръ-Скоттовъ? Увы, гдё тё, о и можно сказать, что въ нихъ все обстоитъ bon vieux temps, гдѣ вы, мечты отрадныя, благополучно, какъ уже было замѣчено въ гдь ты, надежда-обольститель! какъ все пе- «Молвъ»!... какая разница!... Много бы, очень рем'янилось въ столь короткое время! Какое много могли мы прибрать здёсь такихъ пеужасное, раздирающее душу разочарованіе чальныхъ сравненій, такихъ горестныхъ конпосл'я столь сильнаго, столь сладкаго оболь- трастовъ, но... словомъ, какъ говорить Ла-

Les dieux étaient tombés, les trônes étaient vides!

Какіе же новые боги заступили вакантныя умолкли, заснули, исчезли п тъ немногія и мъста старыхъ? Увы, они смѣнили ихъ, не замвнивъ! Прежде наши аристархи, заносивщались во время о̀но. Мы спали, и видёли шіеся юными надеждами, всёхъ обольщавшими въ то время, восклицали въ чаду дътскаго, какъ хорошо идутъ къ каждому изъ нашихъ простодушнаго упоенія: «Пушкинъ — сѣвергеніевъ и полу-геніевъ трогательныя слова ный Байронъ, представитель современнаго человъчества!» Нынъ на нашихъ литератур-

<sup>\*)</sup> Статья эта первая изъ извъстных т, за исключеніем ъ довольно плохого стихотворенія въ «Листкѣ» 27 мая 1831 года.— Начало этой статьи, которой Бълинскій серьезно выступилъ на литературное поприще, появилось въ «Молвъ» 21 сентября 1834 года.

вопіють громко: «Кукольникъ, великій Ку- Хераскова, Державина, Богдановича, Петро-кольникъ, Кукольникъ – Вайронъ, Кукольникъ ва, Дмитріева, Карамзина, Крылова, Батюш--отважный соперникъ Шекспира! на коль- кова, Жуковскаго, Пушкина, Баратынскаго на предъ Кукольникомъ» \*). Теперь Бара- и пр., и пр.? А! что вы на это скажете?» тынскихъ, Подолинскихъ, Языковыхъ, Туманскихъ, Ознобишиныхъ смѣнили Тимофее- не имѣю чести быть барономъ, но у меня есть вы. Ершовы; на поприще ихъ замолкнув- своя фантазія, вследствіе которой я упорно шей славы величаются Брамбеусы, Булга- держусь той роковой мысли, что, несмотря на рины. Гречи. Калашниковы, по пословиць: то, что нашъ Сумароковъ далеко оставиль за «на безлюдьи и Оома дворянинъ». Первые или собою въ трагедіяхъ господина Корнеля и потчують насъ изредка старыми погудками господина Расина, а въ притчахъ госполина на старый же ладъ, или хранять скромное Лафонтена; что нашъ Херасковъ, въ просламодчаніе: последніе размениваются компли- вленіи на лире громкой славы Россовъ, сраментами, называють другь друга геніями и внялся съ Гомеромъ и Виргиліемъ, и поль кричать во всеуслышаніе, чтобы поскорве щитомъ Владиміра и Іоанна по добру и здораскупали ихъкниги. Мы всегда были слиш- рову пробрался во храмъ безсмертія \*); что комъ неумфренны въ раздачъ лавровыхъ вън- нашъ Пушкинъ въ самое короткое время ковъ генія, въ похвалахъ корифеямъ нашей успѣлъ встать на ряду съ Байрономъ и сдѣпоэзіи: это нашъ давнишній порокъ; по край- латься представителемъ челов'вчества: неней мъръ прежде причиной этого было не- смотря на то, что нашъ неистощимый Өаддей винное обольщение, происходившее изъ бла- Венедиктовичъ Булгаринъ, истинный бичъ и городнаго источника — любви къ родному; гонитель злыхъ пороковъ, уже десять летъ нынь же рышительно все основано на корыст- доказываеть въ своихъ сочиненіяхъ, что неныхъ разсчетахъ; сверхъ того прежде еще годится плутовать и мошенничать человъку и было чемъ похвастаться, нынё же... От- comme il faut, что пьянство и воровство суть нюдь не думая обижать прекрасный таланть грахи непростительные, и который своими Кукольника, мы все-таки, не запинаясь, мо- нраво-описательными и нравственно-сатирижемъ сказать утвердительно, что между Пуш- ческими (не правильнее ли полицейскими) кинымъ и имъ. Кукольникомъ, пространство романами инародно-юмористическими статейнеизмъримое, что ему, Кукольнику, до Пушкина

Какъ до звъзды небесной далеко!

Да, Крыловъ и Зиловъ, «Юрій Милославскій» Загоскина и «Черная Женщина» Греча, «Последній Новикъ» Лажечникова и «Стрѣльцы» Мосальскаго и «Мазена» Булгарина, повъсти Одоевскаго, Марлинскаго, Гоголя — и повъсти, съ позволенія сказать, Брамбеуса!!!... Что все это означаетъ! Какія причины такой пустоты въ нашей литературѣ? Или и въ самомъ дѣлѣ — у насъ нѣтъ литературы?...

Pas de grâce! (Hugo. "Marion de Lorme.")

Да-у насъ нътъ литературы!

«Вотъ прекрасно! вотъ новость!» слышу я тысячу голосовъ, въ отвётъ на мою дерзкую выходку. «А наши журналы, неусыпно подвизающіеся за насъ на ловитвѣ европейскаго просвъщенія, а наши альманахи, наполненные геніальными отрывками изъ недоконченныхъ поэмъ, драмъ, фантазій, а наши библіотеки, биткомъ набитыя многими тысячами книгъ россійскаго сочиненія, а наши Гомеры, Шекспиры, Гёте, Вальтеръ-Скотты, Байроны,

ныхъ рынкахъ наши неутомниые герольды стофаны? Развъ иы не имъемъ Ломоносова.

А воть что, милостивые государи: хотя я ками на пълыя столътія двинулъ впередъ наше гостепримное отечество по части нравоисправленія; несмотря на то, что нашъ юный левъ поэзій, нашъ могущественный Кукольникъ съ перваго прыжка догналь всеобъемлющаго исполина Гёте и только со второго поотсталъ немного отъ Крюковскаго; несмотря на то, что нашъ достопочтенный Николай Ивановичъ Гречъ (вкупѣ и въ любѣ съ Оаддеемъ Венедиктовичемъ) разанатомировалъ, разнялъ по суставамъ нашъ языкъ и представилъ его законы въ своей тройственной грамматикъэтой истинной скиніи завіта, куда кромі его, Николая Ивановича Греча, и друга его. Өалдея Венедиктовича, еще досель не ступала нога ни одного профана; тотъ Николай Ивановичь Гречь, который во всю жизнь свою не дѣладъ грамматическихъ ошибокъ и только въ своемъ дивномъ поэтическомъ созданіи-«Черная Женщина»—еще въ первый разъ, по уликъ чувствительнаго князя Шаликова, поссорился съ грамматикой, видно увлекшись слишкомъ разыгравшейся фантазіей; несмотря на то, что нашъ Калашниковъ заткнулъ за поясъ Купера въ роскошныхъ описаніяхъ безбрежныхъ пустынь русской Америки - Сибири, и въ изображении ея дикихъ красотъ; несмотря на то, что нашъ геніальный Баронъ Шиллеры, Бальзаки, Корнели, Мольеры, Ари- Брамбеусъ своей толстой фантастической кни-

<sup>\*) «</sup>Библіотека для чтенія» п «Инвалидныя Прибавленія къ Литературѣ.

<sup>\*)</sup> То есть во «Всеобщую Исторію» Кайданова.

гой на смерть пришлепнулъ Шамполіона н надувателей, которыхъ невежественная Евро- вследствие котораго литературой называется на имвлаглупость почитать доселв великими собрание такого рода художественно-словесучеными, а въ вдкомъ остроумін смяль подъ ныхъ произведеній, которыя суть плодъ своноги Вольтера, перваго въ мір'є остроумца и боднаго вдохновенія и дружныхъ (хотя и немысли, будто у насъ ивть литературы, опро- уничтожающихся вив его, вполив выражарый и самъ мастакъ на великіе періоды...

Что такое литература?

Одна говорять, что подъ латературой какого-либо народа должно разумьть веськругь ломовь, происшедшихь оть какого нибудь его умственной дъятельности, проявившейся чуждаго вліянія. Такая литература не можеть въ письменности. Вследствие этого нашу на- въ одно и то же время быть и французской, рамзина и «Исторія» Эмина и С. Н. Глинки, мысль не новая: она давно была высказана тыландскихъ Сагахъ, «Физики» Велланскаго и лыхъ истинъ, которыя у насъ должно твер-Павлова и «Разрушеніе Коперниковой Си- дить и повторять каждый день во всеуслыстемы» съ брошюркой о клопахъ и тарака- шаніе! У насъ, у которыхъ такъ зыбки, такъ нахъ; «Борисъ Годуновъ» Пушкина и некото- шатки литературныя мивнія, такъ темны и анисовкой, оды Державина и «Александроида» которыхъ одинъ недоволенъ второй частью Свъчина и пр. Если такъ, то у насъ есть лите- «Фауста», а другой въ восторгъ отъ «Черной ратура, и литература, богатая громкими име- Женщины», одинъ бранитъ кровавые ужасы

изведеній, т. е., какъ говорять французы, ніе людей послів вавилонскаго столиотворенія, chef-d'oeuvres de littérature. И въ этомъ гдѣ смыслв у насъ есть литература, ибо мы можемъ похвалиться большимъ или меньшимъ числомъ сочиненій Ломоносова, Державина, наконецъ, у насъ, у которыхъ такъ дещево Хемницера, Крылова, Грибовдова, Батюш- продаются и покупаются лавровые ввики гекова, Жуковскаго, Пушкина, Озерова, Заго- нія, у которыхъ всякая смышленость вспоскина, Лажечникова, Марлинскаго, кн. Одоев- моществуемая дерзостью и безстыдствомъ, пріли хотя одинъ языкъ на светь, на которомъ бы ругаясь надъ всемъ свягымъ и великимъ чепъсенъ Удивительно ли, что въ Россіи, кото- на цълую литературу и всъхъ ея геніевъ допейское государство, отдъльно взятое, уди- бредни, воскрешающія собою позабытую учевительно ли, что въ этой новой Римской Им- ность Тредьяковскихъ и Эминыхъ, громогласперіп явилось людей съ талантами болье, но объявляются всемірными статьями, долнежели напримірь въ какой нибудь Сер- женствующими произвести рішительный пебін, Швецін, Данін и другихъ крохотныхъ ревороть въ русской псторін?... П'ять: пиземелькахъ: Все это въ порядкъ вещей, и ши, говори, кричи всякій, у кого есть хоть изъ всего этого еще отнюдь не следуеть, чтобы у насъ была литература.

По есть еще третье мивніе, непохожее ни Кювье, двухъ величайшихъ шардатановъ и на одно изъ обоихъ предыдущихъ. — мивије. балагура; несмотря, говорю я, на убъдитель- условленныхъ) усилій людей, созданныхъ ное и краснорычивое опроверженіе нельной для искусства, дышащихъ для одного его и верженіе, такъ умно и сильно провозглашен- ющихъ и воспроизводящихъ въ своихъ изяшное въ «Библіотекъ для Чтенія» глубокомы- ныхъ созданіяхъ духъ того народа, среди сленнымъ азіатскимъ критикомъ Тютюнджи- котораго они рождены и воспитаны, жизнью Оглу; -несмотря на все на это, повторяю: у котораго они живутъ и духомъ котораго лынасъ нёть литературы!... Уфъ! усталъ! Дайте шатъ, выражающихъ въ своихъ творческихъ перевести духъ-совсимъ задохнулся!... Пра- произведеніяхъ его внутреннюю жизнь до во, отъ такого длиннаго періода поперхнется сокровеннъйшихъ глубинъ и біеній. Въ истовъ горяв даже и у барона Брамбеуса, кото- ріи такой литературы ніть и не можеть быть скачковъ; напротивъ, въ ней все послъдовательно, все естественно, нътъ никакихъ насильственныхъ или принужденныхъ переприм'връ литературу составять: «Исторія» Ка- и н'вмецкой, и англійской и птальянской. Эта «Историческія розысканія» Шлецера, Эверса, сячу разь. Казалось бы, не для чего и по-Каченовскаго и статья Сенковскаго объ Ис- вторять ее. Но, увы! какъ много есть пошрыя сцены изъ исторических ъдрамъ со штями и загадочны лигературные вопросы; у насъ, у нами и не менве того громкими сочиненіями. Лукрецін Борджіа, а тысячи услаждають себя Другіе подъ словомъ литература понима- романами Булгарина и Орлова; у насъ, у ють собраніе изв'єстнаго числа изящных про- которых в публика есть настоящее изображе-

#### Олинъ кричитъ арбуза, А тоть соленыхъ огурцовъ;

скаго, и еще нікоторыхъ другихъ. Но есть обрітаеть себі громкую извістность, нагло не было сколькихъ нибудь образцовыхъ ху- ловъчества подъкакой-нибудь баронской масдожественных в произведеній, хотя народных в кой; у насъ, у которых в купчая крипость рая общирностью своей превосходить всю ставляеть тысячи подписчиковъ на иной тор-Европу, а народонаселеніемъ – каждое евро- говый журналь; у насъ, у которыхъ нельпыя сколько инбудь безкорыстной любви къ отечеству, къ добру и истинъ: не говорю познабезпристрастіемъ и справедливостью...

послудинее опредудение литературы, приведен- какъ на волшебномъ ковру-самолеть, полечу ное мною? Чтобы рышить этотъ вопросъ, бросимъ бъглый взглядъ на ходъ нашей литера-Кукольника, последняго ся генія.

La vérité! la vérité! rien plus que la vérité! — «Какъ, что такое? Неужели обозрѣніе?» спрацивають меня испуганные читатели.

Ла. милостивые государи, оно хоть и не совсемъ обозрение, а похоже на то. Итакъ-silence!—Но что я вижу? Вы морщитесь, потомъ и о семъ»...

гословясь, къ дёлу!

ній, ибо многіе печальные опыты доказали тіе Америки, реформація, триднатильтняя намъ, что въ деле истины познанія и глу- война и пр., и пр.? Вы, можеть статься, уже бокая ученость советьми не одно и то же съ и не на шутку струхнули, ожидая, что я, безъ всякой важливости, схвачу вась за вороть. И такъ, оправдываетъ ли наша словесность потащу на пароходъ Джонъ-Буль, и на немъ. прямо въ Инлію, въ эту ливную родину человъчества, въ эту чудную страну Гиммалаевъ. туры отъ Ломоносова, перваго ся генія, до слоновъ, тигровъ, львовъ, удавовъ, обезьянъ. золота, каменьевъ и холеры; вы можетъ-быть лумаете, что я изложу вамъ содержание «Рамайяны» и «Махабгараты», разберу неподражаемыя красоты «Саконталы», обнаружу перелъ вами все богатство этой многосложной и роскошной миоологіи жрецовъ Магадевы и Шивы и распространюсь кстати о поразительномъ сходства санскритского языка съ славянскимъ? жимаете плечами, вы хоромъ кричите мнв: Нвть, милостивые государи, не обманывайте «Нѣть, брать, стара шугка-не надуешь... себя столь лестной надеждой: она не сбудется, мы еще не забыли и прежнихъ обозръній, и, кажется, на вашу же радость; ибо-приотъ которыхъ намъ жутко приходилось! Мы, знаюсьвамъ откровенно — священныя письмепожадуй, напередъ прочтемъ тебе наизусть на Ведъ для меня сущая тарабарская гравсе то, о чемъ ты намъ будещь проповъды- мота, а поэмъ и драмъ индійскихъ я не вивать. Все это мы и сами знаемъ не хуже тебя. дываль даже и въ переводахъ. Не ожидайте Въдь нынъ не то, что прежде; тогда хорошо также, чтобы съ береговъ священнаго Гангебыло вашей братьи, непризваннымъ обозръ- са я повелъ васъ на цвътущіе берега Тигра вателямъ, морочить насъ, бедныхъ читателей, и Евфрата, где младенецъ человекъ разбилъ а теперь всякій обзавелся своимъ умишкомъ, идоловъ и поклонился огню; не ждите, чтобы и въ состояни толковать вкось и вкривь о дерзкой руксй сталъ я срывать дъвственный покровъ съ тапиствъ древнихъ маговъ или Что мић отвъчать вамъ на это неизбъжимсе жреповъ Озириса и Изиды на берегахъ мнопривътствіе? Право, ума не приложу... Одна- говоднаго Нила; не думайте, чтобы я завелъ кожъ... прочтите хоть такъ, отъ скуки-ведь васъ мимоходомъ въ пустыни аравійскія, чтонынь, знаете, нечего читать, такъ оно и кста- бы на песчаномъ океань, у журчащаго источти... Можетъ-быть (вёдь чёмъ чортъ не шу- ника, подъ сёнію широколиственной пальмы, тить!), можеть-быть вы найдете въ моемь объяснять вамь седьмь славных в Моаллакать. краткомъ (слышите - ли, краткомъ!) обзо- Правда, дорога въ эти страны инт извъстна ръ, если не слишкомъ хитрыя вещи, то и не не меньше всъхъ нашихъ обозръвателей; но слишкомъ нелъпыя, если не слишкомъ новыя, боюсь пускаться съ вами вътакую даль: жалко то и не слишкомъ истертыя... Притомъ же васъ-не равно устанете, илч собъетесь съ въдь чего нибудь да стоятъ правда, безпри- пути. Не болъе того услышите отъ меня о страстіе, благонам ренность... Что, не в ри- Греціи и ея изящной и богатой литературь; те? - Отворачиваетесь отъ меня, качаете го- равнымъ образомъ пройду роковымъ молчаловой, машете руками, затыкаете уши?.. Ну, ніемъ и вѣчный Римъ. Нѣтъ, не бойтесь! Не Богъ съ вами: божиться не стану, хотите – чи- хочу, – подражая нашимъ прошедшимъ, натайте, хотите-нать; вадь и то сказать, воль- стоящимъ, а можетъ статься, и будущимъ ному воля!.. А впрочемъ, что же я расторго- обозрѣвателямъ, которые всегда начинаютъ вадся съ вами? Нетъ – прошу не прогиввать - на одинъ ладъ, съ яицъ Леды, и оканчиваютъ ся: рады или не рады, а прочесть должны; ровно ничемъ, которые, наскучивъ своимъ зачёмъ же грамоте учились? И такъ, бла- долговременнымъ и скромнымъ молчаніемъ, принатуживъ свои умственныя способности, Вы, почтенные читатели, можеть-быть ожи- однимъ разомъ высыпаютъ изъ своихъ головъ даете, что я, по похвальному обычаю нашихъ весь неистощимый запасъ своихъ огромныхъ многоученыхъи досужихъаристарховъ, начну и разнообразныхъ сведеній и умещають его мое обозрѣніе съ начала всѣхъ началь—съ на нѣсколькихъ страничкахъ пріятельскаго яицъ Леды – дабы показать вамъ, какое влія- журнала или альманаха, — не хочу ворошить ніе им'єли на русскую литературу созданіе костями Гомеровъ и Виргиліевъ, Демосоеновъ міра, гріхопаденіе перваго человіка, потомъ и Цицероновъ; и безъ меня довольно достает-Греція, Римъ, великое переселеніе народовъ, ся имъ, бѣдненькимъ. Не только не стану на-Атилла, рыцарство, крестовые походы, изобрв- водить справокъ, съ какихъ родовъ начали теніе компаса, пороха, книгопечатанія, откры- писать или п'ять первобытные поэты, съ гимникакой предюдіи о дитератур'я среднихъ и своимъ характеромъ, происходящимъ отъ новыхъ въковъ, а начну прямо съ русской. мъстности, отъ единства или разнообразія Это мало: не булу толковать даже и о бла- элементовъ, изъ которыхъ образовалась его женной памяти классицизм'в и романтизм'в: жизнь, и историческихъ обстоятельствъ, при въчная имъ память!

чудакъ-ли я, да и только? Какъ, принять на ную, назначенную ему провидениемъ роль и себя важную должность обозрѣвателя и не вносить въ общую сокровищницу его успѣвоспользоваться такимъ прекраснымъ слу- ховъ на поприще самосовершенствования чаемъ выказать свою глубокую ученость, взя- свою долю, свой вкладъ; другими словами: тую на прокать изъ русскихъ журналовъ, каждый народъ выражаетъ собою одну кавысказать множество свътдыхъ, ръзкихъ, хо- кую-нибудь сторону жизни человъчества. Татя уже и давно всёмъ извёстныхъ и, какъ кимъ образомъ нёмцы завладёли безпредёльгорькая рёдька, надовыших в истинь, сдобрять ной областью умозренія и анализа, англичане всю эту микстуру, весь этотъ винегреть на- отличаются практической дізтельностью, итамеками на то и на се, разукрасить его ка- льянцы - художественнымъ направлениемъ. ламбурами и пестрымъ калейдоскопическимъ Немецъ все подводить подъ общій взглядъ, слогомъ, хотя бы наперекоръ здравому смы- все выводить изъ одного начала; англичанинъ слу!.. Что, милостивые государи, вы удивляе- нереплываетъ моря, прокладываетъ дороги, тесь То-то же, въдь говориль вамъ: прочтите, проводить каналы, торгуеть со всемъ свеавось не будете каяться.. Подумайте хоро- томъ, заводитъ колоніи и во всемъ опираетшенько, а между тёмъ еще разъ повторю ся на опыте, на разсчете; жизнь итальянца вамъ, что, къ крайнему вашему огорченію, прежнихъ временъ была любовь и творчестничего этого не будеть, — почему, о томъ чи- во, творчество и любовь. Направление франтайте ниже и дивитесь.

стралаю.

неопредъленно.

новъ или модитвъ; но даже не разыграю вамъ французовъ. Каждый народъ, сообразно съ которыхъона развидась, играетъ въ ведикомъ Ну, ръщите сами любезные читатели! не семействъ человъческого рода свою особенцузовъ есть жизнь, жизнь практическая, Во-первыхъ: потому, что не хочу мучить кипучая, безпокойная, вёчно движущаяся. васъ зівотой, отъ которой и самъ довольно Німецъ творить мысль, открываеть новую истину: французъ ею пользуется, проживаетъ, Во-вторыхъ: потому, что не хочу шардата- издерживаеть ее, такъ сказать. Намцы обонить, то-есть говорить свысока о томъ, чего гащаютъ человъчество идеями, англичанене знаю, а если и знаю, то очень сбивчиво и изобрътеніями, служащими къ удобствамъ жизни; французы дають намъ законы моды, Въ третьихъ: потому, что все это прекрасно предписываютъ правила обхожденія, въжлина своемъ мъсть, но къ русской литературь, вости, хорошаго тона. Словомъ, жизнь франпредмету моего обозрѣнія, ни мало не отно- цуза есть жизнь общественная, паркетная; сится: надъюсь открыть дарчикъ гораздо про- паркетъ есть его поприще, на которомъ онъ блистаеть блескомъ своего ума, познаній, Въ четвертыхъ: потому, что твердо помню талантовъ, остроумія, образованности. Для премудрое правило бывшаго нашего критика, французовъ баль, собраніе - то же, что для блаженной памяти Никодима Аристарховича грековъбыла площадь или игры Олимпійскія: Надоумка, что глупо, для перевзда черезъ эта битва, турниръ, гдв вместо оружія сралужу на челнокъ, раскладывать передъ собою жаются умомъ, остротой, образованностью, морскую карту. Воля ваша, а я готовъ по- просвъщениемь, гдв честолюбие отражается божиться, что покойникъ говорилъ правду. честолюбіемъ, гдё много ломается копій, мно-Было время, когда всё затыкали уши отъ го выигрывается и проигрывается побёдъ. его невъжливыхъ выходокъ противъ тогдаш- Вотъ отчего ни одинъ народъ не можетъ нихъ геніевъ, а теперь всі жаліють, что уже сравняться съ французами въ этой обходинекому припугнуть хорошенько нынашнихъ: тельности, въ этой изящной ловкости и люизволь туть угодить на весь свёть? Впро- безности, для выраженія которыхъ словами чемъ я это сказалъ такъ, а propos --спъшу опять-таки способенъ только одинъ французскій языкт; вотъ отчего всё усилія европей-Французы называють литературу выраже- скихъ народовъ сравняться въ этомъ отноніемъ общества; это опредѣленіе не ново; оно шеніи съфранцузами всегда оставались тщетдавно намъзнакомо. Но справедливо-ли ово? ными; вотъ отчего всё другія общества всегда Это другой вопросъ. Если подъ словомъ «об были, суть и будуть смёшными карикатуращество» должно разум'ять избранный кругь об-ми, жалкими народіями, злыми эпиграммами разованн виших в людей, или, короче сказать, на французское общество; вотъ почему, гобольшой свъть, beau monde, тогда это опре- ворю я, это опредъление словесности, вслъддъленіе будеть им'єть свое значеніе, свой ствіе котораго она должна быть выраженіемъ смысль, и смысль глубокій, но только у однихъ общества, такъ глубоко и вірно у французовъ.

примъръ не тотъ ученъ, кто богатъ пли началъ и веществъ. Такъ – идея живетъ: мы товъ, убогія жилища пасторовъ. Тамъ все пи- ниспосылаетъ плодородіе, за опустопительмилліонами, а писатели тысячами; словомъ, пустыняхъ песчаной Аравіи и Африки посетамъ дитература есть выражение не общества, лида верблюда и страуса, въ пустыняхъ дено народа Такимъ же образомъ, хотя и не дяного Съвера поселила оленя. Вотъ ея мудвслудствје такихъ же причинъ, литературы и рость, вотъ ея жизнь физическая: гду же ея другихъ народовъ не суть выраженіе обще- любовь? Богь создаль челов'яка и даль ему есть ея опредёление, но одно изъ необходим'ей- справедлива и правосудна, что она дала теэтакъ.

Ихълитература всегла была вернымъотраже- генія... Кружится колесо времени съ быстроніемъ, зеркаломъобщества, всегда шла съвимъ той непостижимой, въ безбрежныхъ равнирука объ руку, забывая о массв народа, ибо нахъ неба потухають светила, какъ истоихъ общество есть высочайщее проявление шившиеся вулканы, и зажигаются новыя: на ихъ народнаго духа, ихъ народной жизни, земль проходять роды и покольнія и замьня-Для писателей французскихъ общество есть ются новыми, смерть истребляетъжизнь, жизнь школа, въ которой они учатся языку, заим- уничтожаеть смерть; силы природы борются, ствують образъ мыслей и которое они изо- враждують и умиротворяются силами пображають въ своихъ твореніяхъ. Совсвиъ не средствующими, и гармонія царствуєть въ такъ у другихъ народовъ. Въ Германіи на- этомъ вічномъ броженіи, въ этой борьбі вхожъ въ лучние дома и блистательнъйшия ясно видимъ это нашими слабыми глазами. общества: напротивъ, геній Германіи любитъ Она мудра, ибо все предвидитъ, все держитъ чердаки бёдняковъ, скромные углы студен- въ равновёсіи; за наводненіемъ и за лавой шеть или четаеть, тамъ публика считается ной грозой-чистоту и свъжесть воздуха, въ ства, но выраженіе духа народнаго; ибо н'ять умь и чувство, да постигаеть эту идею своимъ ни одного народа, жизнь котораго преимуще- умомъ и знаніемъ, да пріобщается къ ея жизственно проявлялась бы въ обществъ, и мож- ни въ живомъ и горячемъ сочувствін, да разно сказать утвердительно, что Франція со- діляеть ея жизнь въ чувстві безконечной ставляеть въсемь случав единственное исклю- зиждущей любви! И такъ, она нетолько мудченіе. И такъ, лятература непремѣнно долж- ра, но и любяща! Гордись, гордись, человѣкъ, на быть выраженіемъ—символомъ внутрен- своимъ высокимъ назначеніемъ; но не забыней жизни народа. Впрочемъ это совсѣмъ не вай, что божественная идея, тебя родившая, шихъ ея принадлежностей и условій. Прежде, бѣ умъ и волю, которые ставятъ тебя выше нежели я буду говорить о Россіи въ этомъ всего творенія, что она въ тебъ живеть, а отношенія, считаю необходимымъ изложить жизнь есть д'ыствованіе, а д'ыствованіе есть здісь мои понятія объ искусстві вообще. Я борьба; не забывай, что твое безконечное, выхочу, чтобы читатели видёли, съ какой точ- сочайшее блаженство состоитъ въ уничтожеки зрвнія смотрю я на предметь, о которомъ ніи твоего я въ чувстве любви. И такъ вотъ вызвался судить, и всябдствіе какихъ при- тебф двф дороги, два неизбфжные пути: отречинъ я понимаю то или другое такъ, а не кись отъ себя, подави свой эгоизмъ, попри ногами твое своекорыстное я, дыши для сча-Весь безпредальный, прекрасный Божій стія другихъ, жертвуй всамъ для блага ближміръ есть не что иное, какъ дыханіе единой, няго, родины, для пользы челов'ачества, люби вёчной идеи (мысли единаго, вечнаго Бога), истину и благо не для награды, но для истипроявляющейся въ безчисленных формахъ, ны и блага, и тяжкимъ крестомъ выстрадай какъ великое зрълище абсолютнаго единст- твое соединение съ Богомъ, твое безсмертие, ва въ безконечномъ разнообразіи. Только которое должно состоять въ уничтоженіи твопламенное чувство смертнаго можетъ пости- его я, въ чувствъ безпредъльнаго блаженгать въ свои свътлыя мгновенія, какъ вели- ства!... Что? Ты не ръшаешься? Этотъ подко тёло этой души вселенной, сердце котора- вигъ тебя страшитъ, кажется тебе не по го составляютъ громадныя солнца, жилы - силамъ?... Ну, такъ вотъ тебъ другой путь, пути млечные, а кровь-чистый эенрь. Для онъ шире, спокойнье, легче: люби самого этой идеи нътъ покоя; она живетъ безпрестан- себя больше всего на свътъ; плачь, дѣлай яо, то есть безпрестанно творить, чтобы раз- добро лишь изъ выгоды, не бойся зла, корушать, и разрушаеть, чтобы творить. Она гда оно приносить теб'в пользу. Помни это воплощается въ блестящее солнце, въ вели- правило: съ намъ тебъ вездъ будетъ тепло! кольную планету, въ блудящую комету; она Если ты рожденъ спльнымъ земли, гни твой живеть и дышеть-и въ бурныхъ приливахъ хребетъ, ползи зм'вей между тиграми, бросайи отливахъ морей, и въ свиреномъ урагане ся тигромъ между овцами, губи, угнетай, пей пустынь, и въ шелесть листьевъ, и въ жур- кровь и слезы, чело обремени лавровыми чаньи ручья, и въ рыканіи льва, и въ сле- вѣнцами, рамена согни подъ грузомъ незазъ младенца, и въ улыбкъ красоты, п въ служенныхъ почестей птитлъ. Весела и блеволь человька, и въ стройныхъ созданіяхъ стяща будеть жизнь твоя; ты не узнасшь, что

или оскорбление все будетъ трепетать тебя, минутно улучшается. Потоки варваровъ, наная, кровавая драма, что ты будешь въ без- въ безпрерывной двятельности... престанисмъ раздоръ съ самимъ собою, что Какое же назначение и какая цъль искусгеній, Байронъ, Гёте!...

зломъ, любовью и эгонзмомъ, какъ въ жизни падаетъ подъ тяжестью подвига, предприняфизической противоборство силы сжиматель- таго не по силамъ!... Спросите у Шекспира, заслуги, безъ заслуги нътъ награды, а безъ онъ сдълаль изъ Лира слабаго, полоумнаго дъйствованія нъть жизни! Что представдя- старичишку, а не идеаль нъжнаго отца, какъ ють собою индивидуумы, то же представляеть Дюсись или Гнедичь; для чего онъ предста-

такое холодъ или голодъ, что такое угнетение человъчество: оно борется ежеминутно и ежевездѣ покорность и услужливость, отвеюду хлынувшихъ изъ Азіи въ Европу, вмѣсто десть и хваленія, и поэть напишеть теб'я по- того чтобы подавить жизнь, воскресяли ее, сданіе и оду, гдъ сравнить тебя съ полубо- обновили дряхлівющій мірь; изъ гнилого гами, и журналистъ прокричитъ во всеуслы- трупа Римской Имперіи возникли мощные шаніе, что ты покровитель слабыхъ и сирыхъ, народы, сдѣлавшіеся сосудомъ благодати... столпъ и опора отечества, правая рука госу- Что означаютъ походы Александровъ, безподаря! Какая теб'в нужда, что въ душт твоей койная деятельность Цезарей, Карловъ? Двикаждую минуту будеть разыгрываться ужас- женіе вічной идеи, которой жизнь состоить

въ лушетвоей будеть слишкомъ жарко, а въ ства?... Изображать, воспроизводить въ слосердив-слишкомъ холодно, что воили угне- вв, звукв. въ чертахъ и краскахъ идею всетенныхъ тобою будуть преследовать тебя общей жизни природы: вотъ единая и вечи на свётломъ пиру, и на мягкомъ ложе сна, ная тема искусства! Поэтическое одушевлечто твии погубленных в тобою окружать твой ніе есть отблескъ творящей силы природы. бользненный одръ, составять около него ад- Поэтому поэть болье, нежели кто-либо друскую пляску и съ простнымъ хохотомъ бу- гой, долженъ изучать природу физическую и дуть веселиться твоими носледними, пред- духовную, любить ее и сочувствовать ей; босмертными страданіями, что передъ твоими ліве, нежели кто-либо другой, должень быть взорами откроется ужасная картина нравст- чисть и дівствень душой, ибо въ ея свявеннаго уничтоженія за гробомъ, мукъ віч- тилище можно входить только съ ногами ныхъ!... Э. любезный мой. ты правъ: жизнь - обнаженными, съ руками омовенными, съ сонъ, и не увидишь, какъ пройдетъ! Зато ве- умомъ мужа и сердцемъ младенца, ибо тольсело поживещь, сладко повшь, мягко по- ко сін наследять царствіе небесное, ибо тольспишь, повластвуешь надъ своими ближни- ко въ гармоніи ума и чувства заключается ми, а въдь это чего-нибудь да стоить! -- Если высочайшее совершенство человъка!.. Чъмъ же при твоемъ рождении природа возложила выше геній поэта, тамъ глубже и общирнъе на твое чело печать генія, дала тебі віз- обнимаеть онъ природу и тімь съ большимь щія уста пророка и сладкій голосъ поэта, усп'яхомъ представляеть намъ ее въ ея высесли міродержавныя судьбы обреклитебя быть шей связи и жизни. Если Байронъ взвѣсилъ двигателемъ человъчества, апостоломъ исти- ужасъ и страданье, если онъ постигъ и выны и знанія, воть опять передъ тобою два разиль только муки сердца, адъ души, это неизб'яжные пути. Сочувствуй природ'я, лю- значить, что онъ постигь только одну стоби и изучай ее, твори безкорыстно, трудись рону бытія вселенной, что онъ вырваль и безвозмездно, отверзай души ближнихъ для показалъ намъ только одну его страницу. впечатлъній благого и истиннаго, изобличай Шиллеръ передаль намъ тайны неба, попорокъ и невѣжество, терпи гоненія злыхъ, казалъ одно прекрасное жизни такъ, какъ жиь хльбь, смоченный слезами, и не своди онъ понималь его самь, пропыть намъ тользадумчиваго взора съ прекраснаго, родно- ко свои завътныя думы и мечтанія, злое го тебъ неба. Трудно? тяжко?... Ну, такъ тор- жизни у него или невърно, или искажено гуй твоимъ божественнымъ даромъ, положи преувеличениемъ; Шиллеръ въ этомъ отношецвну на каждое ввщее слово, которое нис- ніп равень Байрону. Но Шекспирь, божепосылаеть тебь Богь въ святыя минуты ственный, великій, недостижимый Шекспиръ вдохновенія: покупщики найдутся, будуть постигь и адъ, и землю, и небо: царь приплатить тебъ щедро, а ты лишь умъй ка- роды, онъ взялъ равную дань и съ добра, дить кадиломъ лести, умъй склонять во прахъ и со зла; и подсмотрълъ въ своемъ вдохнотвое вънчанное чело, забудь о славъ, о без- венномъ ясновидъніи біеніе пульса вселенсмертін, о потомств'я, довольствуйся т'ямъ, ной! Каждая его драма есть міръ въ миніаесли услужливая рука торгаша-журналиста тюр'ё; у него н'ётъ, какъ у Шиллера, любипровозгласить о тебь, что ты великій поэть, мыхь идей, любимыхь героевь. Посмотрите, какъ безчеловачно смается онъ надъ этимъ Вотъ нравственная жизнь вѣчной идеи. бѣднымъ Гамлетомъ, съ замысломъ гиганта Проявленіе ея – борьба между добромъ и и волей ребенка, который на каждомъ шагу ной и расширительной. Безъ борьбы нётъ спросите у этого царя чародёевъ: для чего

жетъ! — Ла! это безпристрастіе, эта холод- что они хорошо помнять правило: ность поэта, который какъ булто говоритъ вамъ: такъ было, а впрочемъ мнъ какое дъло! есть высочайшій зенить художественнаго совершенства, есть истинное творчество, есть ульдъ немногихъ избранныхъ, о которыхъ говорять:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ: Ручья разумёль лепетанье, И говоръ древесныхъ листовъ понималъ, И чувствоваль травь прозябанье, Была ему звъздная книга ясна, И съ нимъ говорила морская волна.

хуже какого-нибудь Карла Моора, или даже но и безотчетно вылилось изъ его души... маркиза Позы? Я люблю Карла Моора, какъ человака, обожаю Позу, какъ героя, и ненавижу Гана Исландца, какъ чудовище: но какъ созданія фантазіи, какъ частныя явленія общей жизни, они для меня всё равно прекрасны. Если поэтъ изображаетъ, подобно какому-нибудь Сю, одно ужасное, одно злое природы, это доказываетъ, что кругозоръ его ума тъсенъ, что его творческій геній ограничень, а ничуть не обнаруживаеть вопрось, что такое наша литература: выравъ немъ дурного, безиравственнаго человъ женіе общества, или выраженіе духа народа? ка. Вотъ, когда онъ своими сочиненіями ста- Рішеніе этого вопроса будетъ исторіей нашей рается заставить васъ смотрёть на жизнь съ литературы и вмёстё исторіей постепеннаго его точки зрънія, въ такомъ случав онъ уже хода нашего общества со временъ Петра Веи не поэтъ, а мыслитель, и мыслитель дурной, ликаго. Върный моему слову, я не буду говозлонамфренный, достойный проклятія, ибо по- рить, съ чего начинались литературы всехъ своего воображенія, дотоль онь правствень, тающаго человька. лъть о себъ, если, при истинномъ талантъ, зябаетъ, и его существованіе ни къ чему не

виль въ Макбеть человъка, сделавшагося иметь похвальную цель, и президать себя. здолжемъ по слабости характера, а не по вде- если силится опутать мою душу тенетами вредченію ко зау, а въ леди Макбеть—злодъйку ныхъмыслей. Вамъ нравится ода «Богъ» Леппо чувству: для чего онъ сделаль изъ Кор- жавина? Но этоть же Державинъ написаль делін нёжную любящую дочь, съ мягкимъ «Мельника». Вы осуждаете Пушкина за женскимъ сердцемъ, а на ея сестеръ наслалъ многія вольности въ «Русланв и Людмиль»? фурій зависти, честолюбія и неблагодарности? Но этотъ же Пушкинъ создаль вамъ «Бориса Онъ сказалъ бы вамъ въ отвъть, что такъ Годунова». Отчего же такія противоръчія въ бываетъ въ мірь, что иначе быть не мо- ихъ художественномъ направленіи? Оттого,

> Теперь гонись за жизнью тивной. И каждый мигь вь ней воскрешай, На каждый звукъ ея призывный Отзывной песнью отвечай!

Ла, искусство есть выражение великой илеи вседенной въ ея безконечно-разнообразныхъ явленіяхъ! Прекрасно было гдв-то сказане. что повъсть есть краткій эпизоль изъ безконечной поэмы судебъ человъческихъ! Подъ это определение повести подходять все роды хуложественных созданій. Все искусство поэта полжно состоять въ томъ, чтобы поста-Въ самомъ деле, разве вы можете назвать вить читателя на такую точку зренія, съ кого или другое явленіе прекраснымъ, а это торой бы ему видна была вся природа въ собезобразнымъ, безъ отношеній?... Развѣ не кращенія, въ миніатюрь, какъ земной шаръ одинъ и тотъ же духъ Божій создаль кротка- на дандкарть, чтобы дать ему почувствовать го агипа и кровожаднаго тигра, статичю ло- въяніе, дыханіе этой жизни, которая одушадь и безобразнаго кита, красавицу-чер- шевляеть вселенную, сообщить его душь кешенку и урода-негра? Развъ онъ больше этотъ огонь, который согръваетъ ее. Наслалюбить голубя, чемь ястреба, соловья, чемь ждение же изящнымь должно состоять въ милягушку, газель, чёмъ удава? Для чего же нутномъ забвеніи нашего я, въживомъ сочувпоэтъ долженъ изображать вамъ одно пре- ствіи съ общей жизнью природы; и поэтъ красное, одно умиляющее душу и сердце? Если всегда достигнетъ этой прекрасной цвли, Ганъ Исландецъ можеть существовать въ если его произведение есть плодъ возвышенприродѣ, то я, право, не понимаю, чѣмъ онъ наго ума и горячаго чувства, если оно свобод-

> Ахъ! если рождены мы все перенимать, Хоть у китайцевъ бы намъ несколько занять Премудраго у нихъ незнанья иноземцевъ! Воскреснемъ ли когда отъ чужевластья модъ, Чтобъ умний, добрый нашъ народъ Хотя по языку насъ не считаль за немцевъ! Горе отъ ума.

И такъ, теперь должно решить следующій эзія не имветь цвли вна себя. Доколь поэть народовь и какь онв развивались, ибо это следуеть безотчетно мгновенной вспышке должно быть общимъ местомъ для всякаго чи-

дотоль онъ и поэть; но какъ скоро онъ пред- Каждый народь, вследствие непреложнаго положиль себъцьль, задаль тему, онъ уже фи- закона провидьнія, должень выражать сволософъ, мыслитель, моралистъ, онъ териетъ ей жизнью одну какую-нибудь сторону жизнадо мной свою чародъйскую власть, разру- ни цёлаго человъчества; въ противномъ слушаеть очарованіе и заставляеть меня сожа- чат, этоть народь не живеть, а только прого человъка въ частности, вредна для всего стью, освящаются временемъ и перехолять человвчества. Когда весь міръ сдвлался Ри- изъ рода въ родъ, отъ поколвнія къ поколвмомъ, когла все народы начали мыслить и нію, какъ наследіе потомковъ отъ предковъ. чувствовать по римски, тогда прервадся ходъ Они составляють физіономію народа, и безъ человъческаго ума, ибо для него уже не ста- нихъ народъ есть образъ безъ лица, мечта ло болъе пъли, ибо ему казалось, что онъ уже небывалая и несбыточная. Чъмъ млаленчелошелъ до геркулесовскихъ стодбовъ своего ствениве народъ, твых резче и цветиве его поприща. Утомленный властелинъ міра опо- обычан, тімъ большую полагаеть онъ въ чилъ на своихъ даврахъ; жизнь его кончи- нихъ важность; время и просвещене подволась, ибо кончилась его леятельность, стрем- лять ихъ подь общій уровень; но они могуть ша греческаго образованія, н'эть міра, н'эть но и туть своя борьба, свои битвы на свъта, нътъ просвъщенія! Бъдственное за- смерть, свои старовъры и раскольники, клас-

языкъ, и болъе всего въ обычаяхъ. Всъ эти замънивъ тотчасъ-же новыми, и вы разрушидруга, и всъ проистекають изъ одного обща- это такъ? По тому же самому, почему рыдарства, оттинки которых в проистекають отъ играеть не исключительно главную роль. гражданскихъ постановленій и различія со- На восток'в Европы, на рубеж'в двухъ ча-

служить. Односторонность вредна для всяка- словій. Всё эти обычаи укрёпляются давноленіе къ которой появлялось у него только изміниться не иначе, какъ тихо, незамітно, въ однъхъ безпутныхъ оргіяхъ. Онъ сдъдаль и притомъ одинъ по одному. Надобно, чтобы ужасную ошибку, думая, что вив Рима, на- самъ народъ добровольно отказывался отъ слъповавшаго, по праву завоеванія, сокрови- нъкоторыхъ изъ нихъ и принималь новые: блужденіе! Оно было одной изъ важивишихъ сики и романтики. Народъ крвико дорожить причинъ нравственной смерти сего ведика- обычаями, какъсвоимъсвящени вишимъдостого колосса. Для обновленія челов'ячества на- яніемъ, и посягательство на внезапную и добно было, чтобы этотъ хаосъ смерти и решительную ихъ реформу безъ своего сотленія огласился благодатнымъ словомъ Сына гласія почитаеть посягательствомъ на свое человъческаго: «Придите ко мин вси труж- бытів. Посмотрите на Китай: тамъ масса надающіеся и обремененній, и азъ упокою вы!» рода испов'єдуєть н'ёсколько различных в верь; Надобно было, чтобы толпы варваровъ раз- высшее сословіе, мандарины, не знають нирушили это колоссальное могущество, разме- какой, и только изъ приличія исполняють жевали его своимъ мечомъ на множество религозные обряды; но какое у нихъ единмогуществъ, приняли Слово и пошли каждый ство и общность обычаевъ, какая самостоясвоимъ особеннымъ путемъ къ единой пъли, тельность, особность и характерность! какъ Да, только идя по разнымъ дорогамъ, че- упорно они ихъ держатся! Да, обычан -ловъчество можеть достигнуть своей единой дело святое, неприкосновенное и неподлецели; только живя самобытной жизнью, мо- жащее някакой власти, кроме силы обстожетъ каждый народъ принесть свою долю ятельствъ и усивховъ въ просвещения! Чевъ общую сокровищницу. Въ чемъ же состо- ловъкъ самый развратный, закоренълый въ итъ эта самобытность каждаго народа? Въ осо- порокахъ, сифющійся надъ вефмъ святымъ, бенномъ, одному ему принадлежащемъ образъ покоряется обычаямъ, даже внутренно смъмыслей и взгляде на предметы; въ религіи, ясь надъ ними. Разрушьте ихъ внезапно, не обстоятельства чрезвычайно важны, тесно со- те всё опоры, разорвете всё связи общеединены между собою и условливають другь ства, словомъ, уничтожите народъ. Почему го источника — причины всехъ причинъ — бъ привольно въ водъ, птицъ на воздухъ, климата и м'встности. Между этими отличіями зв'врю на земл'в, гадин'в подъземлей. Народъ, каждаго народа обычаи играють едва-ли не насильственно введенный въчужую ему сфесамую важную роль, составляють едва-ли не ру, похожь на связаннаго человъка, которасамую характеристическую ихъ черту. Не- го бичемъ понуждають къ бёгу. Всякій навозможно представить себъ народа безъ рели- родъ можетъ перенимать у другого, но онъ гіозныхъ понятій, облеченныхъ въ формы необходимо налагаетъ печать собственнаго богослуженія; невозможно представить себ'я генія на эти займы, которые у него принарода, не имъющаго одного, общаго для нимаютъ характеръ подражаній. Въ этомъвсвхъ сословій языка; но еще менве возмож- то стремленіи къ самостоятельности и орино представить себ'в народъ, не им'вющій гинальности, проявляющемся въ любви къ особенныхъ, одному ему свойственныхъ обы- роднымъ обычаямъ, заключается причина чаевъ. Эти обычаи состоять въ образв одежды, взаимной ненависти у народовъ младенчепрототипъ которой находится въ климатестра- ствующихъ. Вследствіе этой-то причины русны, въ формахъ домашней и общественной скій называль бывало нізмца нехристью, жизни, причина которыхъ скрывается въ въ - а турокъ еще и тенерь почитаетъ поганымъ рованіяхъ, повірьяхъ и понятіяхъ народа, въ всякаго франка и не хочеть ість съ нимъ формахъ обращенія между неділимыми госу- изъ одного блюда: религія въ этомъ случать

стей міра, провидініе поселило народъ, різко пригодилось бы и его подданнымъ, есть много спасенія; оковы татарина связали крыпкими мать у нихъ ихъ хитрыя художества. Онъ спаяла ихъ его же кровью; Іоаннъ III на- море, досель для сего народа страшное и неего царя, заставильего смотреть на царя, какъ пјантамъ тешить свое парское величество. на провидение, какъ на верховную судьбу, крепко на крепко заказавъ между темъ пракарающую и милующую по единой своей вославному русскому человъку, подъ опасеволь и признающую надъ собою единую Бо- ніемъ лишенія носа, нюхать табакъ, траву жію волю. И этоть народь сталь хладень и поганую и проклятую. Можно сказать, что спокоенъ, какъ снъга его родины, когда мир- въ его время Русь впервые почуяла у себя но жиль въ своей хижинъ; быстръ и грозенъ, заморскій духъ, котораго дотоль было виломъ какъ небесный громъ его краткаго, но на- не видать, слыхомъ не слыхать. И вотъ умеръ лящаго льта, когда рука царя показывала этотъ добрый царь, а на престодъ взощель ему врага: удаль и разгулень, какь вьюги и юный сынь его, который, подобно богатынепогоды его зимы, когда пироваль на своей рямь Владиміровыхъ времень, еще въ дутволь; неповоротливь и льнивь, какъ медведь стве бросаль за облака стопудовыя палицы, его непроходимыхъ дебрей, когда у негобы- гнуль ихъ руками, ломалъ ихъ о коленки. ло много хлёба и браги; смышленъ, смётливъ Это была олицетворенная мощь, олицетворени лукавъ, какъ кошка, его домашній пенатъ, ный идеалъ русскаго народа въ д'ятельныя когда нужда учила его всть калачи. Крвп- мгновенія его жизни; это быль одинь изъ ко стояль онь за церковь Божію, за въру техъ исполиновъ, которые поднимали на рапраотцовъ, непоколебимо быль верень ба- мена свои шаръ земной. Для его железной тюшкв-царю православному, его любимая воли, не знавшей препонъ, была только одна поговорка была: «мы всѣ Божіи да царевы»; пъль — благо народа. Задумаль онъ думу Богъ и царь, воля Божія и воля царева сли- крыпкую, азадумать для него значило — исполлись въ его понятіи во-едино. Свято хранилъ нить. Увиделъ чудеса и дива заморскія, и онъ простые и грубые нравы прадедовъ и захотель пересадить ихъ на родную почву, отъ чистаго сердца почиталъ иноземные обы- не думая о томъ, что эта почва была слишчаи дьявольскимъ навожденіемъ. Но этимъ и комъ еще жестка для иноземныхъ растеній, ограничивалась вся поэзія его жизни, ибо что не по нихъбыла и зима русская; увиділь умъ его былъ погруженъ въ тихую дремоту онъ въковые плоды просвъщения, и захотълъ и никогда не выступаль изъ своихъ завет- въ одну минуту присвоить ихъ своему наныхъ рубежей; ибо онъ не приклонялъ колѣнъ ролу. передъ женщиной, и его гордая и дикая сила требовала отъ нея рабской покорности, русскій не любитъ ждать. Ну, русскій чеа не сладкой взаимности; ибо быть его ловъкъ, снаряжайся «по царскому наказу, быль однообразень, ибо только буйныя игры боярскому приказу, по намецкому маниру»... и удалая охота оцветляли этотъ быть; ибо Прочь, достопочтенныя окладистыя бороды! только одна война возбуждала всю мощьего прости и ты, простая и благородная стрижхладной, железной души, ибо только на кро- ка волосъ въ кружало, ты, которая такъ ховавомъ раздоль битвъ она бушевала и ве- рошо шла къ этимъ почтеннымъ бородамъ! селилась на всей своей воль. Это была жизнь Тебя замьнили огромные парики, осыпанные самобытная и характерная, но односторон- мукой! Простите, долгополые охабни нашихъ няя и изолированная. Въ то время, когда бояръ, выложенные, общитые серебромъ и двятельная, кипучая жизнь старвйшихъ пред- золотомъ! Васъ замвнили кафтаны и камзоставителей человъческаго рода двигалась впе лы со штанами и ботфортами! Прости и ты, редъ съ пестротой неимовърной, они ни од- прекрасный поэтическій сарафанъ нашихъ нимъ колесомъ не зацёплялись за пружины боярынь и боярышень; и ты, кисейная руея хода. И такъ, этому народу надобно бы- башка съ сшитыми рукавами, и ты, высокій, ло пріобщиться къ общей жизни человіче- унизанный жемчугомъ повойникъ, —простой ства, составить часть великаго семейства че- чародійскій нарядь, который такъ хорошо ловъческаго рода. И вотъ у этого народа шелъ къ высокимъ грудямъ и яркому румянявился царь мудрый и великій, кроткій безъ цу нашихъ белоликихъ и голубоокихъ краслабости, грозный безъ тиранства; онъ пер- савицъ! Тебя заменили робы съ фижмами, вый замѣтилъ, что нѣмецкіе люди не басур- роброндами и длинными, предлинными хвоманы, что у нихъ есть много такого, что стами! Бѣлила и румяна, потѣснитесь немнож-

отличающійся отъ своихъ западныхъ сось- такого, что имъ совершенно на къ чему не дей. Его колыбелью быль светлый Югь; мечь годится. И воть онь началь даскать дюлей азіатна-русса даль ему имя; издыхающая неменких и прикармливать ихъ своимъ хиф-Византія зав'ящала ему благодатное Слово бомъ-солью; указалъ своимъ людямъ перениузами его разъединенныя части, рука хановъ построилъ ботикъ и хотелъ пуститься въ училь его бояться, любить и слушаться сво- въдомое; онъ приказаль заморскимъ коме-

Подумано — сказано, сказано—сдвлано:

и вы, заунывныя русскія пісни, и ты, бла- онь всегда готовъ быль учиться; только ему городная и грапіозная пляска: не ворковать нужно было начать свое ученіе съ азбуки, а ужъ нашимъ красавицамъ голубкамъ, не за- не съ философіи, — съ училища, а не съ акаливаться соловьемь, не плавать по полу пава- деміи. Борода не мешаеть считать звезлы: ми! Нетъ! Пошли арія и романсы съ выво- это изв'єстно въ Курске! ломъ верхнихъ нотокъ:

... Богъ мой! Приди въ чертогъ ко мит златой!

ношла живописная ломка въ менуэтахъ, сладострасное кружение въ вальсахъ...

помчалось стремглавъ. Казалось, что Русь рянскіе Выборы» п новый романъ Лажечнивътриднать летъ хотела вознаградить себя кова, когда онъ выйдеть; прочтите, и вы за пълыя стольтія неполвижности. Булто по узнаете его сами лучше меня... манію волшебнаго жезла, маленькій ботикъ паря Алексъя превратился въ грозный флотъ ваше обозръние русской литературы, которое императора Петра, непокорныя дружины вы сулите въ каждомъ нумерѣ «Молвы», и стръльновъ-въ стройные подки. На стънахъ котораго мы еще по стю пору не видали! Су-Азова была брошена перчатка Портв: горе дя по такимъ огромнымъ при упамъ, мы тебъ, дуна двурогая! На поляхъ Лъсного и страхъ боимся, чтобы оно не было дляннъе на берегахъ Ворсклы былъ жестоко ото- и скучиће «Фантастическаго Путешествія» мшенъ позоръ нарвской битвы; спасибо Мен- барона Брамбеуса. шикову, спасибо Данилычу! Каналы и доро- Я и самъ не знаю, любезные читатели, ги начали проръзывать дъвственную почву какъ оно будеть длинно. Можетъ-быть изъ земли русской; зашеведилась торговля; засту- него выйдеть и преуморительный уродець: чали молоты, захлопали станы; зашевелилась избушка на курьихъ ножкахъ, царь съ нопромышленность!

лезнаго и славнаго! Петръ былъ совершенно последній; у насъ это такъ въ моде. Впроправъ; ему некогда было ждать. Онъзналъ, чемъ, если мои приступы не отбили у васъ что ему не два въка жить, и потому спъшилъ охоты увидъть заключение, если вы имъете жить, а жить для него значило творить. Но столько терптения читать, сколько я писать, народъ смотрелъ иначе. Долго онъ спалъ, п то увидите начало, а можетъ быть и ковдругъ могучая рука прервала его богатыр- нецъ моего обозрѣнія. скій сонъ: съ трудомъ раскрыль онъ свои отяжелвынія выжды и съ удивленіемъ увидель, что къ нему ворвались чужеземные обычаи, какъ незваные гости, не снявши сапогъ, не помолясь святымъ иконамъ, не поголовы, и вырвали ее; сорвали съ него веля- и полудикой жизни и при своихъ заунывчественную одежду и надёли шутовскую, ныхъ песняхъ, въкоторыхъ изливалась его дуисказили и испестрили его девственный шавъ горе и въ радости: второе же видимо языкъ, и нагло наругались надъ святыми обы- измфнялось, если не улучшалось, забыло все

ко. дайте місто чернымь мушкамь! Простите не быль заклятымь врагомь просвішенія.

Какое же следстве вышло изъ всего этого? Масса народа упорно осталась тѣмъ, что и была; но общество пошло по пути, на который ринула его мощная рука генія. Чтожъ это за общество! Я не хочу вамъ много говорять объ немъ: прочтите «Недоросля». И все завертълось, все закружилось, все «Горе отъ ума», «Евгенія Он'ьгина», «Лво-

Такъ по крайней мфрф давайте же намъ

готокъ, борода съ локотокъ, а голова съ нивмного было сдълано великаго, по- ной котелъ. Что дълать: не я первый, не я

### Впередъ, впередъ, моя исторья!

И такъ, народъ или, лучше сказать, масса клонившись хозяину; что они вивпились ему народа и общество пошли у насъ врозь. въ бороду, которая была для него дороже Первый остался при своей прежней грубой чаями его праотцовъ, надъ его задушевны- русское, забыло даже русскій языка, забыло ми вѣрованіями и привычками; увидѣль— поэтическія преданія и вымыслы своей родии ужаснулся... Неловко, непривычно и не- ны, эти прекрасныя пѣсни, полныя глубокой подручно было русскому человѣку ходить, грусти, сладкой тоски и разгулья молодецказаложа руки въ карманы: онъ спотыкался, го, и создало себф литературу, которая была подходя къручкамъ дамъ, падалъ, стараясь верпымъ его зеркаломъ. Надобно заметить, хорошенько расшаркнуться. Занявъ формы что какъ масса народа, такъ и общество подевропеизма, онъ сделался только пародіей разделились, особливо последнее, на множеевропейца. Просв'ящение, подобно зав'ятному ство видовъ, на множество степеней. Первая слову искупленія, должно приниматься съ показала нёкоторые признаки жизни и двиблагоразумной постепенностью, по сердечно- женія въ сословіяхъ, находившихся въ непому убъжденію, безъ оскорбленія святыхъ пра- средственныхъ сношеніяхъ съ обществомъ, отеческихъ нравовъ; таковъ законъ прови- въ сословіяхъ людей городскихъ, ремесленниденія!... Поверьте, что русскій народъ никогда ковъ, мелкихъ торговцевъ и промышленни-

ковъ. Нужда и соперничество иноземцевъ, диво ли, что онъ началъ съ сатиръ — плола поселившихся въ Россіи, сделали ихъдеятель- осенняго, а не съ одъ-плода весенняго? Онъ ными и оборотливыми, когда д'ало щло о вы- быль иностранець, следовательно не могь соголь; заставили ихъ покинуть старинную льнь чувствовать народу и раздылять его надеждъ изапечную недвижимость, и пробудиди стрем- и опасеній; ему быдо спода-горя см'вяться. леніе къ улучшеніямъ и нововведеніямъ, до- Что онъ быль не поэть, этому доказательтоль для нихъ столь ненавистнымъ; ихъ фана- ствомъ служитъ то, что онъ забытъ. Старинтическая ненависть къ немецкимъ людямъ ный слогъ! — пустое! Шекспира сами англиослабъвала со дня на день и наконецъ чане читаютъ съ комментаріями. теперь совсимъ исчезда; они кое-какъ понаучились даже грамоть и крыпче прежняго ства, ни таланта. Этотъ человыкъ быль рожуцѣпились объими руками за мудрое прави- денъ для плуга или для топора; но сульба, до, завъщанное имъ отъ праотновъ: «ученье какъ бы въ насмъщку, нарядила его во фракъ: свъть, а неученье тьма». Это объщаеть много удивительно ли, что онъ быль такъ смъщонъ хорошаго въ будущемъ, тъмъ болье, что эти и уродливъ? сословія ни на волось не утратили своей народной физіономіи. Что касается до нижняго бы и неудачны. Но вдругь, по прекрасному слоя общества, т. е. средняю состоянія, оно выраженію одного нашего соотечественника. разд'алилось въ свою очередь на множество ро- на берегахъ Ледовитаго моря, подобно сввердовъивидовъ, между которыми по своему боль- ному сіянію, блеснулъ Ломоносовъ. Ослепишинству занимають самое видное мъсто такъ тельно и прекрасно было это явленіе! Оно доназываемые разночинцы. Это сословіе наибо казало собой, что челов'якъ есть челов'якъ л'ве обмануло надежды Петра Великаго: гра- во всякомъ состояніи и во всякомъ климамоть оно всегда училось на жельзные гроши, ть, что геній умьеть торжествовать надъ всьсвою русскую смышленость и сматливость ми препятствіями, какія ни противопостаобратило на предосудительное ремесло толко- вляетъ ему враждебная судьба, что наконепъ вать указы; выучившись кланяться и подхо- русскій способенъ ко всему великому и преблагородными руками исполнять неблагород- вивств съ твмъ, говорю, это утвшительное ныя экзекуція. Высшее же сословіе обще- явленіе подтвердило, къ нашему несчастью. иностранцевъ ..

о немъ мимоходомъ, а propos, какъ о дъль, извъстныя мысли. не прямо относящемся къ предмету моего

Тредьяковскій не имѣлъ ни ума, ни чув-

Да, первыя попытки были слишкомъ сладять къ ручкъ дамъ, не разучилось своими красному не менте всякаго европейца; во ства изъ вскую силь ударилось въ подра- и ту неопровержимую истину, что ученикъ жаніе или, лучше сказать, передразниванье никогда не превзойдеть учителя, если видить въ немъ образецъ, а не соперника, что геній Но не о томъ діло. Говорять, что музы народа всегда робокъ и связань, когда дівлюбять тишину и боятся грома оружія: иысль ствуеть не своеобразно, не самостоятельно, совершенно ложная! Однако какъбы то ни что его произведенія въ такомъ случав было, а царствованіе Петра оглашалось однѣ- всегда будутъ походить на поддѣльные цвѣми пропов'єдями, которыя остались только въ ты: ярки, красивы, роскошны, но не душипамяти ученыхъ, а не народа; ибо это пестрое сты, не ароматны, безжизненны. Съ Ломономозаическое красноръчіе или, скоръе, раз- сова начинается наша литература; онъ былъ норьчіе было не что иное, какъ дурной при- ея отцомъ и пестуномъ; онъ былъ ея Петромъ вивокъ отъ гнилого дерева католическаго схо- Великимъ. Нужно ли говорить, что это былъ ластицизма западнаго духовенства, а не жи- человъкъ великій и ознаменованный печатью вой убъдительный голосъ святыхъ истинъ ре- генія? Все эта истина несомивная. Нужно лигіи. Оно у насъеще не было разсмотр'єно и ли доказывать, что онъ далъ направленіе, оцінено настоящимь образомь. Если вірить хотя и временное, нашему языку и нашей возгласамъ нашихълитературныхъ учителей, литературъ? Это еще несомивинъе. Но какое то въдуховномъ красноречіи мы едва ли не направленіе? Это другой вопросъ. Я не скапревосходимъ всъхъ европейскихъ народовъ, жу ничего новаго объэтомъ предметъ, и толь-Не берусь решать этого вопроса, ибо говорю ко можеть быть повторю более или мене

Но прежде всего почитаю нужнымъ сдъобзора, да и сверхъ того я мало знакомъ съ лать следующее замечание. У насъ, какъ я памятниками нашего духовнаго краснорачія, уже и говориль, еще и по сію пору царствуєть которое конечно не безъ удачныхъ опытовъ. въ литературъ какое-то жалкое, дътское бла-Не стану также распространяться о Кан- гоговение къ авторамъ; мы и въ литературъ темир'в, скажу только, что я очень сомн'вва- высоко чтимъ табель о рангахъ и боимся юсь въ его поэтическомъ призваніи. Мна ка- говорить вслухъ правду о высокихъ персожется, что его прославленныя сатиры были нахъ. Говоря о знаменитомъ писатель, мы скор ве плодомъ ума и холодной наблюдатель- всегда ограничиваемся одними пустыми возности, чёмъ живого и горячаго чувства. И гласами и надутыми похвалами; сказать о

немъ ръзкую правду, у насъ святотатство. И выучивается кое-какъ грамотъ, тайныя вну-

готять его юную душу — и нёть отвётовь! Онь фы п цёлыя стихотворенія, которыя по чи-

добро бы еще это было вслъдствіе убъжденія! шенія его докучнаго демона раздаются въ его Нать, это просто изъ нелапаго и вреднаго душь, какъ обольстительные звуки Валимова придичія, или изъбоязни прослыть выскочкой, колокольчика, и манять его въ туманную романтикомъ. Посмотрите, какъ поступаютъ даль... И вотъ онъ оставляетъ отпа своего и въ этомъ случав иностранцы; у нихъ каждому бежитъ въ Москву белокаменную. Беги, беги, писателю воздается по д'яламъ его; они не до- юноша! Тамъ узнаешь ты все, тамъ утолишь вольствуются сказать, что въ драмахъ г. NN въ источника знанія свою мучительную жажесть много прекрасныхъ мъстъ, хотя есть ду! Но, увы! надежда обманула тебя: жажда стишки негладкіе и нѣкоторыя погрышности, твоя еще сильнье-ты только пуще раздрачто оды г. NN превосходны, но элегін сла- жилъ ее. Дальше, дальше, смълый юноша! бы. Нетъ, у нихъ разсматривается весь кругъ Туда, въ ученую Германію, тамъ салы райлъятельности того или другого писателя, опреские, а въ тъхъ садахъ древо жизни, древо дъляется степень его вліянія на современ- познанія, древо добра и зла... Сладки плоды никовъ и потомство, разбирается духъ его тво- его—спыши вкусить ихъ... И онъ бъжить, онъ реній вообще, а не частныя красоты или вступаеть въ очаровательные сады, и видить недостатки, берутся въ соображение обстоя- искусительное древо, и жадно пожираетъ плотельства его жизни, дабы узнать, могь ли онъ ды его. Сколько чудесь, сколько очарованій! сделать больше того, что сделаль, и объяснить, Какъ жалееть онь, что не можеть разомъ всепочему онъ делаль такъ, а не этакъ; и уже по го захватить съ собой и перенести въ прагое соображении всего этого решають, какое ме- отечество, въ святую родину!.. Однакожъ!.. сто онъ должень занимать въ литературћ, нельзя ли какъ попытаться?.. Въдь онъ руси какой славой долженъ пользоваться. Чита- скій, стало быть ему все поль силу, все возтелямъ «Телескопа» должны быть знакомы можно; въдь его ожидаетъ Шуваловъ; стало многія подобныя критическія біографіи зна- быть ему нечего страшиться предразсудковъ. менитыхъ писателей. Гдъ же онъ у насъ? враговъ и завистниковъ!.. И вотъ Русь огла-Увы!... Сколько разъ напримъръ слышали шается одами, смотрить на трагедіи, восхимы, что «Вечернее» и «Утреннее Размы- щается эпопеей, смъется надъ побасенками, шленіе о Величествъ Божіемъ» Ломоносова слушаетъ Цицерона и Демосоена и важно прекрасны, что строфы его одъ звучны и ве- разсуждаеть объ электричеств и громовыхъ личественны, что періоды его прозы полны, отводахъ: чего же медлить? Не правда ли, круглы и живописны; но опредълена ли мъ- что и самъ Петръ воскликнулъ бы съ удора его заслугъ, показаны ли вмасть съ свът- вольствиемъ: это по нашему! Но и съ Ломолыми его сторонами и темныя иятна? Нётъ, носовымъ сбылось то же, что съ Петромъ, какъ можно! гръшно, дерзко, неблагодарно!... Прельщенный блескомъ иноземнаго просвъ-Гдв же критика, имѣющая предметомь обра- щенія, онъзакрыль глаза для родного. Правзованіе вкуса, гді истина, долженствующая да, онъ выучиль въ дітстві наизусть варварбыть дороже всёхъ на свёте авторитетовъ?... скія вирши Симеона Подоцкаго, но оставиль Много свёденій, опытности, труда и време- безъ вниманія народныя песни и сказки. Онъ ни нужно для достойной оценки такого чело какъ будто и не слыхалъ объ нихъ. Замъвъка, каковъ быль Ломоносовъ. Недостатокъ чаете ли вы въ его сочиненіяхъ хотя слабые времени и м'єста, а можетъ быть и силь, не сл'єды вліянія л'єтописей и вообще народных ъ позволяютъ входить мив въслишкомъ подроб- преданій земли русской? Нать, ничего этоныя изследованія: ограничусь однимь об- го не бывало. Говорять, что онь глубоко пощимъ взглядомъ. Ломоносовъ — это Петръ стигъ свойства языка русскаго! Не спорю нашей литературы: воть, кажется инь, са- его грамматика дивнее, великое дъдо. Но мый верный взглядъ на него. Въ самомъ дъ- для чего же онъ пялилъ и корчилъ русскій ль, не замъчаете ли вы поразительнаго сход- изыкъ на образецъ датинскаго и нъмецкаства въ образв дъйствованія этихъ великихъ го? Почему каждый періодъ его ръчей налюдей, равно какъ и въслъдствияхъ этого об- битъ безъ всякой нужды такимъ множествомъ раза дъйствованія? На берегахъ Съвернаго вставочныхъ предложеній и завостренъ на океана, въ царствъ зимы и смерти, родился концъ глаголомъ? Развъ этого требовалъ геу бъднаго рыбака сынъ. Ребенка мучитъ ка- ній языка русскаго, разгаданный этимъ векой то невъдомый демонъ, не даетъ ему ликимъ человъкомъ? Создать языкъ невозпокоя ни днемъ, ни ночью, шепчеть ему на можно, ибо его творитъ народъ; филологи ухо какія-то дивныя річи, отъ которыхъ только открывають его законы и приводять сильнее трепещеть его сердце, жарче кипить ихъ въ систему, а писатели только творять его кровь; на что ни взглянеть этотъ ребе- на немъ сообразно съ этими законами. И въ нокъ, ему хочется знать: откуда это, почему этомъ последнемъ случав нельзя довольно наи какъ; безконечные вопросы давять и тя- дивиться генію Ломоносова: у него есть стро-

ные литераторы.

комъ истиннаго красноръчія. Н'якоторыя мін- онъ быль нехудожникъ, Вотъ другое діло нызывають: дело въ томъ, каково целое. И уди- иные мальчики заставляють въ илохихъ дравительно ли, что такъ случилось: мы и теперь махъ пророчествовать великихъ поэтовъ о очень мало нуждаемся въ краснорвчіи, а тымъ своемъ приществіи въ міръ... меньше тогда нуждались въ немъ; следовательно оно родилось безъ всякой нужды, изъ одной подражательности, и потому не могло быть удачнымъ. Но стихотворенія Ломоносова носять на себъ отпечатокъ генія. Правда, у него и въ нихъ умъ преобладаетъ надъ чувствомъ, но это происходило не отъ чего иного, какъ отъ того, что жажда къ знанію поглощала все существо его, была его господствующей страстью. Онъ всегда держалъ свою энергическую фантазію въ крѣпкой уздѣ холоднаго ума и не даваль ей слишкомъ рабыли стройны, высоки и величественны...

стоть и правильности языка весьма прибли- была не что иное, какъ жалкая и смъщная жаются къ ныневшнему времени. Следователь- натяжка. Онъ не только не быль поэть, но но его погубила слъпая подражательность, даже не имълъ никакой идеи, никакого поняслѣловательно она одна виною, что его ни- тія объискусствѣ, и всего дучше опровергъ кто не читаетъ, что овъ не признавъ и забытъ собой странную мысль Бюффона. что булто народомъ, и что о немъ помнять один запис- геній есть терпеніе въ высочайшей степени. А между темъ этотъ жалкій писака пользовал-Накоторые говорять, что онь быль вели- ся такой наролностью! Наши словесники не кій ученый и великій ораторъ, но совсимь знають какъ и благодарить его за то, что не поэть: напротивь, онь быль больше поэть, онь быль отцомь россійскаго театра. Йочечыть ораторы; скажу бельше: онъ быль вели- му-же они отказывають въ благодарности кій поэть и плохой ораторь. Ибо что такое Тредьяковскому за то, что онъ быль отномь его похвальныя слова? Наборъ громкихъ россійской эпопеи? Право, одно отъ другого словъ и общихъ мъстъ, частью взятыхъ на не далеко ушло. Мы не должны слишкомъ прокать изъ древнихъвитій, частью принад- нападать на Сумарокова за то, что онъ лежащих ему, плоды заказной работы, гдв быль хвастунь; онъ обманывался въ себв одна только шумиха и возгласы, а отнюдь такъ же, какъ обманывались въ немъ его соне выражение горячаго, живого и неподдёль- временники; на безрыбы и ракъ рыба, слфнаго чувства, которое одно бываеть источни- довательно это извинительно, тъмъ болье, что ста, прекрасныя по слогу, ничего не дока- нь... Конечно смышно и жалко видыть, какъ

> Была пора: Екатерининъ въкъ, Въ немъ ожила всей древней Руси слава: Тѣ дии, когда громиль Царь-градъ Олегъ, И вылъ Дунай подъ лодкой Святослава, Рымникъ, Чесма, Кагульскій бой; Орлы во градъ Леонида; Возобновленная Таврида, День Изманла роковой, И въ Прагъ, кровью залитой, Москвы отмщенная обида! Жуковскій.

Воцарилась Екатерина Вторая, и для русзыгрываться. Вольтеръ сказалъ, помнится, скаго народа наступила эра новой, лучшей о Корнель, что онъ въ сочинении своихъ жизни. Ея царствование это эпопея, эпопея трагедій похожь на ведикаго Конде, который гигантская и дерзкая по замыслу, ведичественхладнокровно обдумываль планы сраженій и ная и смілая по созданію, обширная и полгорячо сражадся: вотъ Ломоносовъ! Отъ это- ная по плану, блестящая и великолъпная по го-то его стихотворенія им'єють характерь изложенію, эпопея достойная Гомера или ораторскій, отъ этого-то сквозь призму ихъ Тасса! Ея царствованіе - это драма, драма радужныхъ цвътовъ часто виденъ сухой многосложная и запутанная по завязкъ, жиостовъ силлогизма. Это происходило отъ си- вая и быстрая по ходу действія, пестрая и стемы, а отнюдь не отъ недостатка поэти- яркая по разнообразію характеровъ, гречеческаго генія. Система и рабская подражатель- ская трагедія по царственному величію и исность заставили его написать прозаическое полинской силь героевъ, создание Шекспира «Письмо о пользъ стекла», двъ холодныя и по оригинальности и самоцвътности персонанадутыя трагедін, и наконець эту неуклю- жей, по разнообразности картинъ и ихъ кажую «Петріаду», которая была самымъ жал- лейдоскопической подвижности, наконецъ кимъ заблужденіемъ его мощнаго генія. Онъ драма, зрёлище которой исторгиетъ у насъ быль рождень лирикомь, и звуки его лиры невольно крики восторга и радости! Съ удитамъ, гдв онъ не ствснялъ себя системой, вленіемъ и даже съ какой-то недовврчивостью смотримъ мы на это время, которое такъ Что сказать о его соперникъ, Сумароко- близко къ намъ, что еще живы нъкоторые въ? Онъ писаль во всъхъ родахъ, въ сти- изъ его представителей; которое такъ далехахъ и прозъ, и думаль быть русскимъ Воль- ко отъ насъ, что мы не можемъ видъть его теромъ. Но при рабской подражательности ясно, безъ помощи телескопа исторіи; кото-Ломоносова онъ не имътъ ни искры его та- рое такъ чудно и дивно въ лътописяхъ міра, ланта. Вся его художническая дізтельность что мы готовы почесть его какимъ-то басно-

словнымъ въкомъ. Тогда въ первый еще ти на нирахъ и, между шутокъ, решалъ въ сливаются съ Русью!..

радушныхъ бояръ, дома которыхъ походили ми на разбой!... на всемірныя гостинницы, куда приходиль имели свой штатъ царедворцевъ, поклонни- мени. ковъ и ласкателей, которые сожигали фейер-

разъ послѣ царя Алексья проявился духъ умѣ судьбы народовъ: -- этого Безборолко, корусскій во всей своей богатырской силь, во торый, говорять, съ похмелья читаль Мавсемъ своемъ удаломъ разгульв и, какъ гово- тупикв на бълыхъ листахъ липломатическія рится, пошель писать. Тогда-то народъ рус- бумаги своего сочиненія; - этого Державина, скій, наконець освоившійся кое-какъ сътес- который въ самыхъ отчаянныхъ своихъ поными и несвойственными ему формами но- дражаніяхъ Горацію, противъ воли, оставался вой жизни, притерп'ввшійся къ нимъ и поч- Державинымъ, и столько-же походилъ на Авти помирившійся съ ними, какъ бы покорясь густова поэта, сколько походить могучая русприговору судьбы неизбъжной и непреобори- ская зима на роскошное лёто Италіи; не мой-воль Петра, въ первый разъ вздохнуль скажете ли вы, что каждаго изъ нихъ приросвободно, улыбнулся весело, взглянуль гордо да отлила въ особенную форму и, отливши, -- ибо его уже не гнали къ великой цѣли, а разбила въ дребезги эту форму?... А можно вели съ его спросу и согласія, ибо умолкло либыть оригинальнымъ и самостоятельнымъ. грозное «слово и дѣло», и вм'всто него раз- не будучи народнымъ?... Отчего же это быдается съ трона голосъ, говорившій: «лучше ло такъ? Оттого, повторяю, что уму русскопрошу десять виновныхъ, нежели накажу му быль данъ просторъ, оттого, что геній одного невиннаго; мы думаемъ и за славу русскій началь ходить съ развязанными русебъ выбывемъ сказать, что мы живемъ для ками, оттого, что великая жена умъла сроднашего народа; сохрани Боже, чтобы какой- ниться съ духомъ своего народа, что она вынибудь народъ быль счастливъе россійска- соко уважала народное достопиство, дорожила го»; ибо съ Уставомъ о Рангахъ и Дворян- всвиъ русскимъ до того, что сама писала ской Грамотой соединилась неприкосновен- разныя сочиненія на русскомъ языкі, дириность правъ благородства; ибо наконецъ жировала журналомъ, и за презрѣніе къ ролслухъ Руси дельется безпрестанными грома- ному языку казнила подданныхъ ужасной ми побъдъ и завоеваній. Тогда-то проснулся казнью—«Телемахидою»!... Да, чудно, дивно русскій умъ, и вотъ заводятся школы, изда- было это время, но еще чудняе и дививе ются всв необходимыя для первоначального было это общество! Какая смвсь, пестрота, обученія книги, переводится все хорошее со разнообразіе! Сколько элементовъ разнородвсёхъ европейскихъязыковъ; разыгрался рус-ныхъ, но связанныхъ, но одушевленныхъ скій мечь, и воть потрясаются монархіи въ единымъ духомь! Безбожіе и изувѣрство, своемъ основаніи, сокрушаются царства и грубость и утонченность, матеріализмъ и набожность, страсть къ новизнъ и упорный Знаете ли вы. въ чемъ состоялъ отличитель- фанатизмъ къ стариив, пиры и победы, роный характерь века Екатерины II, этой ве- скошь и довольство, забавы и геркулесовскіе ликой эпохи, этого свътлаго момента жизни подвиги. великіе умы, великіе характеры русскаго народа? Мнъ кажется, въ народно- всъхъ цвътовъ и образовъ и между ними сти. Да, — въ народности, ибо тогда Русь, Недоросли, Простаковы, Тарасы Скотинины стараясь попрежнему подделываться подъ и Бригадиры; дворянство, удивляющее франчужой ладъ, какъ будто на зло самой себь цузскій дворъ своей свытской образованнооставалась Русью. Вспомните этихъ важныхъ стью, и дворянство, выходившее съ холопя-

И это общество отразилось въ литературѣ; званый и незваный и, не кланяясь хлібо- два поэта, впрочем в весьма неравные геніем в, сольному хозяину, садился за столы дубо- преимущественно были выражениемъ этого: вые, за скатерти браныя, за яства сахарныя, громозвучныя пъсни Державина были симвоза питья медовыя; — этихъ величавыхъ и гор- ломъ могущества, славы и счастья Руси; ѣдкія дыхъ вельможъ, которые любили жить на и остроумныя карикатуры Фонвизина быраспашку, жилища которыхъ походили на ли органомъ понятій и образа мыслей образоцарскія палаты русскихъ сказокъ, которые ваннфишаго класса людей тогдашняго вре-

Державинъ -- какое имя!.. Да, онъ былъ верки изъ облигацій правительства; которые правъ: только Навинъ могло быть ему подъ ум'вли попировать и повеселиться по старин- риему! Какъ идеть къ нему этотъ полу-русному, дедовскому обычаю, отъ всей русской скій и полу-татарскій нарядь, въ которомъ души, но умъли и постоять за свою Матуш- изображають его на портретахъ: дайте ему ку и мечомъ, и перомъ: не скажете ли вы, въ руки лилейный скипетръ Оберона, причто эта была жизнь самостоятельная, обще- дайте къ этой собольей шубь и бобровой шапкь ство оригинальное? Вспомните этого Суво- длинную сёдую бороду: и вотъ вамъ русскій рова, который не зналъ войны, но котораго чародъй, отъ дыханія котораго таютъ снъга война знала;—Потемкина, который грызъног пледяные покровы рекъ прасцветають

послушная природа и привимаеть всв виды и какъ велика была несравненная, «богоподобобразы какихъ ни пожелаетъ онъ! Ливное ная Фелица киргизъ-кайсацкія орды», какъ явленіе! Бълный дворянинь, почти безграмот- этоть «ангель во плоти» разливаль и съяль ный, литя по своимъ понятіямъ; неразгадан- повсюду жизнь и счастье и, подобно Богу, ная загадка для самого себя; откуда полу- твориль все изъ ничего; какъ были мудры ея чилъ онъ этотъ въщій, пророческій глаголь, слуги верные, ся советники усериные: какъ потрясающій сердца и восторгающій души, герой полуночи, «чудо богатырь», бросаль этоть глубокій и общирный взглядь, обхва- за облака башни, какъ б'яжала тьма оть его тывающій природу во всей ся безконечности, чела и пыль оть его молодецкаго посвисту, какъ обхватываеть молодой орель мошными какъ поль его ногами трещали горы и кикогтями трепешущую добычу? Иди и въ са- пели бездны, какъ передъ нимъ падади гомомъ дълъ онъ повстръчалъ на перепутьи ка- рода и рушились царства, какъ онъ, при грокого-нибудь «шестикрылаго херувима»? Или махъ и молніяхъ, при ужасной борьбь разъи въ самомъ дълъ «огненное чувство» ставитъ яренныхъстихій, сокрушиль твердыни Измаивъ иныя минуты смертнаго, безъ всякихъ со ла, или перешелъ чрезъ пропасти Сентъстороны его усилій, наравить съприродой, и. Готара: какъ жили и были вельможи руспослушная, она открываеть ему свои таин- скіе съ своимъ неистощимымъ хлібомъ-солью, ственныя надра, даеть ему подсмотрать біе- съ своимърусскимъ сибаритствомъи русскимъ ніе своего сердца и почерпать въ дон'в источ- умомъ; какъ русскія дівы своими пламенныника жизни эту живую воду, которая вла- ми взорами и соболиными бровями разять гаеть дыханіе жизни и въ металлъ, и въ мра- души львовь и сердца орловъ, какъ блестять моръ? Или и въ самомъ деде огненное чув- ихъ бёлыя чела златыми лентами, какъ дыство даетъ смертному всезрящія очи и уни- шатъ ихъ н'єжныя груди подъ драгими жемчтожаеть его въ природь, а природу унич- чугами, какъ сквозь ихъ голубыя жилки петожаеть въ немъ, и, ея всемощный власте- реливается розовая кровь, а на ланитахъ дюлинъ, онъ повелѣваетъ ею самовластно и бовь врѣзала огневыя ямки! вмёсть съ нею раскидывается, по своей воль, подобно Протею, на тысячи прекрасных соть созданій Державина. Онь разнообразявленій, воплощается вътысячи волшебныхъ ны, какъ русская природа, но всё отличаютобразовъ, и тѣ образы называетъ потомъ сво- ся однимъ общимъ колоритомъ; во всѣхъ ими созданіями? Лержавинъ-это подное вы- нихъ воображеніе преобладаеть надъ чувстраженіе, живая літопись, торжественный вомъ, и все представляется въ преувеличенгимнъ, пламенный диоирамбъ въка Екатери- ныхъ, гиперболическихъ размърахъ. Онъ не ны, съ его лирическимъ одушевленіемъ, съ взволнуетъ вашей груди сильнымъ чувствомъ, его гордостью настоящимъ и належдами на не выдавить слезы изъ вашихъ глазъ, но. будущее, его просвищениемъ и невижествомъ, какъ орель добычу, схватываеть васъ внеего эпикуреизмомъ и жаждой великихъ дълъ, запно и неожиданно и, на крылахъ своихъ его пиршественной праздностью и неисто- могучихъ строфъ, мчитъ прямо къ солицу, щимой практической д'ятельностью! Не ищи- и, не давая вамъ опомниться, носить по безте въ звукахъ его пъсенъ, то смълыхъ и тор- предъльнымъравнинамъ неба; земля исчезаетъ жественныхъ, какъ громъ победы, то веселыхъ у васъ изъ виду, сердце сжимается отъ каи шутливыхъ, какъ застольный говоръ на- кого-то пріятнаго изумленія, смѣшаннаго со шихъ прадедовъ, то нежныхъ и сладостныхъ, страхомъ, и вы видите себя какъ бы ринукакъ голосъ русскихъ девъ, - не ищите въ тыми порывомъ урагана въ неизмеримый нихъ тонкаго анализа человъка со всъми из- океанъ; волна то увлекаетъ васъ въ бездны, гибами его души и сердца, какъ у Шекс- то выбрасываетъ къ небу, и душѣ вашей отпира, или сладкой тоски по небу и возвышен- радно и привольно въ этой безбрежности. ныхъ мечтаній о святомъ и великомъ жиз- Какъ громка и величественна его пѣснь Бони, какъ у Шиллера, или бъщеныхъ воплей гу! Какъ глубоко подсмотрълъ онъ внъщнее души пресыщенной и все еще несытой, какъ благоленіе природы, а какъ верно воспроизу Байрона: нѣтъ, намъ тогда некогда было велъего въ своемъ дивномъ созданіи! И оданатомировать природу челов ческую, не- накожъ онъ прославиль въ немъ одну мудкогда было углубляться въ тайны неба и рость и могущество Божіе и только намекжизни, ибо мы тогда были оглушены громомъ нулъ о любви Божіей, - о той любви, которая побѣдъ, ослѣплены блескомъ славы, заняты воззвала къ человъкамъ: «пріидите ко мнѣ новыми постановленіями и преобразованія- вси труждающійся и обремененній и азъ ми; ибо тогда намъ еще некогда было пре- упокою вы!» — о той любви, которая съ позорсытиться жизнью, мы еще только начинали наго креста мученія взывала къ отцу: «Отжить и потому любили жизнь; итакъ, не че, отнусти имъ: не въдять бо, что творять!» ищите ничего этого у Державина! Поищите Но не осуждайте его за это: тогда было не

розы, чулнымь словамъ котораго повинуется лучше у него поэтической въсти о томъ,

Невозможно исчислить неисчислимыхъ кра-

тый въкъ. Притомъ же не забудьте, что умъ ли вы въ его драматическихъ созданіяхъ при-Державина быль умъ русскій, положитель- сутствіе идеи вічной жизни: Відь смішной ный, чуждый мистицизма и таинственности, анекдоть, переложенный на разговоры, гдв что его стихіей и торжествомъ была приро- участвуетъ изв'єстное число скотовъ. — еще не да внішняя, а господствующимъ чувствомъ комедія. Предметь комедіи не есть исправлепатріотизмъ, что въ этомъ случав онъ быль ніе нравовъ или осмвяніе какихъ-нибудь потолько въренъ своему безсознательному на- роковъ общества; нъть, комедія должна живоправленію, и слідовательно быль истинень. писать несообразность жизни съ цілью, долж-Какъ страшна его ода на смерть Мещерска- на быть плодомъ горькаго негодованія, возго: кровь стынеть въ жилахъ, волосы, по буждаемаго унижениемъ человъческаго достовыраженію Шекспира, встають на голов'є инства, должна быть сарказмомъ, а не эпивстревоженной ратью, когда въ ушахъ ва- граммой, судорожнымъ хохотомъ, а не вешихъ раздается вѣщій бой «глагола вре- селой усмѣшкой, должна быть писана желчью, менъ»; когда въ глазахъ мерещится ужас- а не разведенной солью, - словомъ, должна обный остовъ смерти съ косой въ рукахъ! нимать жизнь въ ея высшемъ значени, то-Какой энергической и дикой красотой ды- есть въ ея въчной борьов между добромъ и шетъ его «Водопадъ»: это песнь угрюмаго зломъ, любовью и эгоизмомъ. Такъ-ли у Фонсъвера, пропътая сребровласымъ скаль- визина? Его дураки очень смъщны и отврадомъ въ глубинъ священнаго льса, сре- тительны, но это потому, что они — не создание ди мрачной ночи, у пылающаго дуба за- фантазін, а слишкомъ върные списки съ нажженнаго молніей, при оглуппающемъ рев'в туры; его умные суть не иное что, какъ водопада! Его посланія и сатпры представ- выпускныя куклы, говорящія заученныя праляють совсемь другой мірь, не мене пре- вила благонравія; и все это потому, что авкрасный и очаровательный. Въ нихъ видна торъ хотель учить и исправлять. Этотъ чепрактическая философія ума русскаго; поэтому дов'якъ быль очень см'яшливь отъ природы: главное, отличительное ихъ свойство есть на- онъ чуть не задохнулся отъ смеху, слыша въ ложенія. Но судьба спасла его—и мы имфемъ времени. въ Державинъ великаго, геніальнаго русскаго вѣка Екатерины II.

онъ рожденъ комикомъ-на это трудно отвъ вы оглушены громомъ, трескотней пышныхъ

то время, что нынк, тогда быль восемнадца- чать утвердительно. Въ самомъ делк, видитеродность, - народность, состоящая не въ под- театрѣ звуки польскаго языка; онъ былъ во бор'в мужицкихъ словъ или насильственной Франціи и Германіи, и нашель въ нихъ подделке подъладъ песенъ и сказокъ, но въ одно смешное: вотъ вамъ и комизмъ его. сгибъ ума русскаго, въ русскомъ образъ взгля- Да, его комедіи суть не больше, какъ плодъ да на вещи. Въ этомъ отношени Державинъ добродушной веселости, надъ всемъ издънароденъ въ высочаншей степени. Какъ вавшейся, плодъ остроумія, но не созданія смішны ті, которые величають его русскимь фантазіп и горячаго чувства. Оні явились въ Пиндаромъ, Гораціемъ, Анакреономъ; ибо пору, и потому имъли необыкновенный успъхъ; самая эта тройственность показываеть, что были выражениемъ господствующаго образа онъбылъ ни то, ни другое, ни третье, но все мыслей образованныхъ людей, и потому нраэто вмісті взятое, и слідовательно выше вились. Впрочемъ, не будучи художественвсего этого, отдельно взятаго! Не такъ же ли ными созданіями въ полномъ смысле этого нельно было бы назвать Пиндара или Ана- слова, онъ все-таки несравненно выше всего, креона греческимъ или Горація латинскимъ что написано у насъ по сію пору въ этомъ Державинымъ, ибо если онъ самъ не былъ родъ, кромъ «Горя отъ ума», о которомъ ръчь ни для кого образцомъ, то и для себя не впереди. Одно уже это доказываетъ дароваимълъ никого образцомъ? Вообще надобно ніе этого писателя. Прочія его сочиненія имъзамътить, что его невъжество было причиной ють цвну еще можеть быть большую, не п его народности, которой впрочемъ онъ не въ нихъ онъ является умнымъ наблюдатезналъ цвны; оно спасло его отъ подражатель- лемъ и остроумнымъ писателемъ, а не хуности, и онъ былъ оригиналенъ и народенъ, дожникомъ. Насмъшка и шутливость состасамъ не зная того. Обладай онъ всеобъем- вляють ихъ отличительный характеръ. Кролющей ученостью Ломоносова - и тогда про- м'в неподд'яльнаго дарованія, они зам'вчательсти поэтъ! Ибо, чего добраго!? онъ пустился ны еще и по слогу, который очень близко подбы, пожалуй, въ трагедіи и, всего вірнье, ходить къ Карамзинскому; особенно же дравъ эпонею: его неудачные опыты въ драмѣ гоцѣнны они тѣмъ, что заключають въ себѣ доказывають справедливость такого предпо- многія різкія черты духа того любопытнаго

Какъ забыть о Богдановичь? Какой славой поэта, который быль варнымъ отголоскомъ пользовался онъ при жизни, какъ восхищались имъ современники, и какъ еще восхища-Фонвизинъ былъ человъкъ съ необыкно- ются имъ и теперь нъкоторые читатели? Какая веннымъ умомъ и дарованіемъ: но былъ-ли причина этого усп'яха? Представьте себ'я, что

ворять монологами о самыхъ обыкновенныхъ времени. предметахъ, и вы вдругъ встречаете человека съ простой и умной рачью; не правда-ли, что вы бы очень восхитились этимъ челов комъ? Подражатели Ломоносова, Державина и Хе- туры никогда не забываются; ибо, талантлиторая такъ цвъла у французовъ, п вотъ въ и Гарди всегда предшествуютъ именамъ Корэто-то время является человъкъ со сказкой, нелей и Расиновъ. Счастливые люди! какъ нымъ и шутливымъ, слогомъ, по тогдашнему шествовавшей стать и моей я впалъ въ непровремени, удивительно легкимъ и плавнымъ: стительную ошибку, ибо, говоря о поэтахъ и которая впрочемь не безъ достоинствъ, не непремъннымъ долгомъ исправить мою ошиббезъ таланта. Скромный Хемниперъ былъ не ку и упомянуть о Поповскомъ, порядочномъ понять современниками: имъ по справедли- стихотворце и прозаике своего времени; вости гордится теперь потомство и ставить Майков'в, который своими созданіями, отноего наравив съ Дмитріевымъ. Херасковъ сившимися во времена дны во всвуъ пінтибыль человёкъ добрый, умный, благонамё- кахъ къкакому-то роду комическихъ поэмъ. ренный и, по своему времени, отличный не мало способствоваль къ распространению версификаторъ, но решительно не поэть. Его въ Россіи дурного вкуса и заставиль знамедюжинныя: «Россіада» и «Владиміръ» долго нитаго нашего драматурга, кн. Шаховского, составдяли предметъ удивленія для современ- написать довольно невысокое стихотвореніе никовъ и потомковъ, которые величали его подъ названіемъ: «Расхищенныя шубы»: русскимъ Гомеромъ и Виргиліемъ, и прово- Аблесимовъ, который какъ будто ненарочно, дили во храмъ безсмертія подъщитомъ его или по ошибкъ, между многими плохими драллинныхъ и скучныхъ поэмъ; предъ нимъ бла- мами написалъ прекрасный народный водегоговълъ самъ Державинъ; но, увы! ни что виль: «Мельникъ», —произведение, столь любине спасло его отъ всепоглощающихъ волнъ мое нашими добрыми дудами и еще и теперь Леты! Петровъ недостатокъ истиннаго чув- не потерявшее своего достоинства;--Рубанъ, ства заменяль напыщенностью и совершенно которому, по милости и доброте нашихъ лидокональ себя своимь варварскимь языкомь. тературныхь судей былыхь времень, без-Княжнинъ былъ трудолюбивый писатель и, смертіе досталось за самую дешевую ціну; въ отношения къ языку и формъ, не безъ Нелединскомъ, въ пъсняхъ котораго сквозь таланта, который особенно заметенъ въ ко- румяны сантиментальности проглядывало медіяхъ. Хотя онъ цъликомъ браль изъ фран- иногда чувство и блестки таланта; — Ефимьцузскихъ писателей, но ему и то уже дълаетъ евъ и Плавильщиковъ, нъкогда почитавшихся большую честь, что онъ умъль изъ этихъ хорошими драматургами, но теперь, увы! сопохищеній составлять н'ячто ц'ялое, и далеко вершенно забытыхъ, несмотря на то, что и превзошелъ своего родича Сумарокова. Ко- самъ почтенный Николай Ивановичъ Гречъ стровъ и Бобровъ были въ свое время хо- не отказывалъ имъ въ накоторыхъ, будто-бы, рошіе версификаторы.

они пользовались громкой славой, и вст, за нымъ и ръдкимъ у насъ явленіемъ, котораго, исключеніемъ Державина, Фонвизина и кажется, еще долго не дождаться намъ грвш-Хемницера, забыты. Но всвонизамвчательны, нымъ. Кому не извъстно, хотя по наслышкв, какъ первые действователи на поприще рус- имя Новикова? Какъ жаль, что мы такъ мало ской словесности; судя по времени и сред- имжемъ свъдъній объ этомъ необыкновенномъ ствамъ, ихъ успъхи были важны и преиму- и, смъю сказать, великомъ человъкъ! У насъ щественно происходили стъ вниманія и одо- всегда такъ: кричатъ безъ умолку о какомъбренія монархини, которая всюду искала нибудь Сумароков'ї, бездарномъ писатель, и талантовъ и всюду умъла находить ихъ. Но забывають о благодетельныхъ подвигахъ чемежду ними только одинъ Державинъ былъ ловека, котораго вся жизнь, вся деятельность такимъ поэтомъ, имя котораго мы съ гордостью была направлена къ общей пользе!... можемъ поставить подл'в великихъ именъ поэ - В'єкъ Александра Благословеннаго, какъ п товъ всъхъ въковъ и народовъ, ибо онъ одинъ въкъ Екатерины Великой, принадлежитъ къ быль свободнымъ и торжественнымь выраже- свётлымъ миновеніямъ жизни русскаго наро-

словъ и фразъ, что всъ окружающіе васъ го- ніемъ своего великаго народа исвоего ливнаго

Amicus Plato, sed magis amica veritas. Первые дъйствователи на попришъ литерараскова оглушили всъхъгромкимъодопъніемъ; вые или бездарные, они въобоихъ случаяхъ уже начали думать, что русскій языкъ неспо- лица историческія. Не въ одной исторіи франсобенъ кътакъ называемой дегкой поэзіи, ко- цузской литературы имена Ронсаровъ, Гарнье написанной языкомъ простымъ, естествен- дешево достается имъ безсмертіе! Въ прелвсь были изумдены и обрадованы. Вотъ при- писателяхъ въка Екатерины II, забыль о нъчина необыкновеннаго успаха «Душеньки», которыхъ изъ нихъ. Поэтому теперь почитаю достоинствамъ. Кромф того царствованіе Ека-Вотъ всё геніи Екатерины Великой; всё терины ІІ было ознаменовано такимъ див-

да и, въ нъкоторомъ отношении, былъ его дождя, и исчезали, подобно мыльнымъ пузыпродолжениемъ. Это была жизнь безпечная рямъ, и что мы, еще не имъя никакой лии веседая, гордая настоящимъ, полная на- тературы, въ полномъ смыслв сего слова. деждъ на будущее. Мудрыя узаконенія п уже успели быть и классиками, и романтинововведения Екатерины укоренились и ками, и греками, и римлянами, и францутакъ сказать, окръпли; новыя благодътельныя зами, и италіанцами, и нъмцами, п англиучрежденія паря юнаго и кроткаго упрочи- чанами?... вали благосостояніе Руси и быстро двигали ее впередъ на поприща преусивнія. Въ са- и справедливо почитались лучшимъ укращемомъ дъль, сколько было сдълано для про- ніемъ его начала: Карамзинъ п Дмитріевъ. св'єщенія! Сколько основано университетовъ, Карамзинъ—вотъ актеръ нашей литературы. лицеевъ, гимназій, увздныхъ и приходскихъ который еще при первомъ своемъ дебють. училищь! И образованіе начало разливаться при первомъ своемъ появленіи на сцену, быль по всемъ классамъ народа, пбо оно сдела- встреченъ п громкими рукоплесканіями, п лось болье или менье доступнымъ для всвхъ громкимъ свистомъ! Вотъ имя, за которое классовъ народа. Покровительство просвищен- было дано столько кровавыхъ битвъ, проинаго и образованнаго монарха, достойнаго зошло столько отчаянных в схватокъ, переломвнука Екатерины, отыскивало повсюду лю- лено столько копій! И давно лиеще умолкли дей съ талантами и давало имъ дорогу и сред- эти бранные вопли, этотъ звукъ оружія, давно ства дъйствовать на избранномъ ими по- ли враждующія партіи вложили мечи въ ножприщь. Въ это время еще впервые появилась ны и теперь силятся объяснить себь, изъ чего мысль о необходимости имъть свою литера- онъ воевали? Кто изъчитающихъэти строки туру. Въ нарствованіе Екатерины литература не быль свидьтелемь этихъ литературныхъ существовала только при двор'є; ею занима- побоищь, не слышаль этого оглушающаго лись потому, что государыня занималась ею, рева похваль преувеличенныхъ и безсмыслен-Илохо пришлось бы Державину, еслибы ей ныхъ, этихъ порицаній, частью справедлине понравились его «Посланје къ фелицъ» ныхъ, частью нельпыхъ? И теперь, на могилъ и «Вельможа»; плохо бы пришлось Фон- незабвеннаго мужа, развъдже ръшена побъда. визину, еслибы она не смѣялась до слезънадъ развѣ восторжествовала та или другая стоего «Бригадиромъ» и «Недорослемъ»; мало рона? Увы! еще нѣтъ! Съ одной стороны насъ. бы оказывалось уваженія къ пѣвцу «Бога» «какъ вѣрныхъ сыновъ отчизны», призываи «Водопада», еслибы онъ не былъ дъйстви- ютъ «молиться на могилъ Карамзина» и «шептельнымъ тайнымъ совътникомъ и разныхъ тать его святое имя»; а съ другой-слушаорденовъ кавалеромъ. При Александръ всъ ютъ это воззвание съ недовърчивой и насмъшначали заниматься литературой, и титуль ливой улыбкой. Любопытное зрёлище! Борьсталь отдъляться отъ таланта. Явилось явле- ба двухъ покольній, не понимающихъ одно ніе новое и досель неслыханное: писатели другого! И въ самомъ даль, не смашно ли сделались двигателями, руководителями и думать, что победа останется на стороне образователями общества; явились попытки Иванчиныхъ-Писаревыхъ, Сомовыхъ и т. п.? создать языкъ плитературу. Но, увы! не было Еще нелъпъе воображать, что ее упрочить за прочности и основательности възтихъ попыт- собой Арцыбашевъ съ братіей. что всв онв рождались, какъ грибы послъ что говорили потомъ объ исторіи Карамзина

Два писателя встрътили въкъ Александра

кахъ; ибо попытка всегда предполагаетъ Карамзинъ... mais je reviens toujours à mes разсчеть, а разсчеть предполагаеть водю, moutons... Знаете ли, что наиболе вредило, а воля часто идеть наперекорь обстоятель- вредить и, какъ кажется, еще долго будеть ствамъ и разногласить съ законами здраваго вредить распространенію на Руси основательсмысла. Много было талантовъ и ни одного ныхъпонятій о литературѣ и усовершенствогенія, и всв литературныя явленія рождались ваній вкуса? Литературное идолопоклонство! не всявдствіе необходимости, непроизвольно Дети, мы еще все модимся и поклоняемся и безсознательно, не вытекали изъ событій многочисленнымъ богамъ нашего многолюди дука народнаго. Не спрашивали: что и наго Олимпа, и ни мало не заботимся о томъ, какъ намъ должно было дълать? Говорили: чтобы справляться почаще съ метриками, дълайте такъ, какъ дълаютъ иностранцы, и дабы узнать, точно ли небеснаго происхождевы будете хорошо делать. Удивительно ли нія предметы пашего обожанія. Что делать! посл'в того, что, несмотря на всв усилія со- Слепой фанатизмъ всегда бываеть уделомъ здать языкъ и литературу, у насъ не только младенчествующихъ обществъ. Помните ли тогда не было ни того, ни другого, но даже вы, чего стоили Мерзлякову его критическіе нътъ и теперь! Удивительно ли, что при са- отзывы о Херасковъ? Помните ли, какъ примомъ началъ литературнаго движенія у насъ шлись Каченовскому его замізчанія на «Истобыло такъ много литературныхъ школъ и не рію Государства Россійскаго», — эти зам'вчанія было ни одной истинной и основательной; старца, въкоторыхъбыловысказано почти все,

юноши? Ла. много, слишкомъ много нужно Карамзинъ, по своему образованию, пёлой гоу насъ безкорыстной любви къ истинъ и силы довой превышаль своихъ современниковъ. За уарактера, чтобы посягнуть даже на какой- нимъ еще и по сію пору, хотя нетверло и нибудь авторитетикъ, не только что автори- неопредъленно, кромѣ имени историка, остатетъ; развъ пріятно вамъ будетъ, когда васъ ются имена писателя, поэта, художника, стиво всеуслышание ославять ненавистникомъ хотворца. Разсмотримъ его права на эти титотечества, завистникомъ таланта, бездушнымъ ла. Для Карамзина еще не наступило позоиломъ, «желтякомъ»? И кто же? Люди, почти томство. Кто изъ насъ не утвшался въдатбезграмотные, невъжды, ожесточенные про- ствъ его повъстями, не мечталь и не плативъ усижховъ ума, упрямо держащіеся за калъ съ его сочиненіями? А вѣль восномисвою раковинную скордупку, когда все во- нанія дітства такъ сдадостны, такъ обокругъ нихъ идетъ, обжитъ, летитъ! И не льстительны: можно ли тутъ быть безприправы ли они въ этомъ случаћ? Чего остается страстнымъ? Однакожъ попытаемся. ожилать для себя наприм.. Иванчину-Писареву. Воейкову или кн. Шаликову, когда ное, разнородное, можно сказать, разноплеони слышать, что Карамзинь не художникъ, менное: одна часть его читала, говорила, мыне геній, и другія подобныя безбожныя мнь- слила и молилась Богу на французскомъ язынія? — они, которые питались крохами, падав- кв. другая знала наизусть Державина и стапими съ трапезы этого человека, и на нихъ вила его наравне не только съ Ломоносовымъ, основывали зданіе своего безсмертія? Являет- но и съ Петровымъ, Сумароковымъ и Хеся Арцыбышевъ съ критическими статейка- расковымъ; первая очень плохо знала русми, въ которыхъ доказываетъ, что Карамзинъ скій языкъ, вторая быда пріучена къ напычасто и притомъ безъ всякой нужды отсту- щенному схоластическому языку автора «Роспаль отъ льтописей, служившихъ ему источ- сіады» и «Кадма и Гармоніи»; общій же тописся, вы плохо знаете исторію:

Такъ изъ чего же вы бъснуетеся столько? къ несчастью, много,

> И вотъ общественное мићнье! И вотъ на чемъ вертится свѣтъ!

Представьте себф общество разнохарактерниками, часто по своей вол'в или прихоти характеръ объихъ состоялъ изъ полудикости искажаль ихъ смыслъ; и что же? — Вы ду- и полуобразованности; — словомъ, общество маете, поклонники Карамзина тотчасъ при- съ охотой къ чтенію, но безъ всякихъ свётнялись за сличку и изобличили Арцыбы- лыхъ идей объ литературъ. И вотъявляется шева въ клеветь? Ничего не бывало. Стран- юноша, душа котораго была отверста для ные люди! Къ чему вамъ толковать о зави- всего благого и прекраснаго, но который, сти и зоилахъ, о каменщикахъ и скульито при счастливыхъ дарованіяхъ и большомъ рахъ, къ чему вамъ бросаться на пустыя, умѣ, былъ обдѣленъ просвѣщеніемъ и ученичтожныя фразы въ сноскахъ, сражаться ной образованностью, какъ увидимъ ниже. съ твнью и шумвть изъ ничего? Пусть Ар- Не ставии наравив съ своимъ въкомъ, онъ цыбышевъ и завидуетъ славъ Карамзина: былъ несравненно выше своего общества. пов'трьте, ему не убить этимъ Карамзина, Этотъ юноша смотрелъ на жизнь, какъ на если онъ пользуется заслуженной славой; подвигъ, и, полный силъ юности, алкалъ слапусть онъ съ важностью доказываетъ, что вы авторства, алкалъ чести быть споспишеслогъ Карамзина «неподобозвученъ»—Богъ ствователемъ успѣховъ отечества на пути съ нимъ, это только смъшно, а ничуть не къ просвъщению, и вся его жизнь была досадно. Не лучше ли вамъ взять въ руки этимъ святымъ и прекраснымъ подвижнилътописи и доказать, что или Арцыбышевъ чествомъ. Не правда ли, что Карамзинъ былъ клевещеть, или промахи историка незначи- человькь необыкновенный, что онъ достоинъ тельны и ничтожны; а не то совсемъ ничего высокаго уваженія, если не благоговенія? не говорить? Но, бъдные, вамъ не подъ силу Но не забывайте, что не должно смъшивать этотъ трудъ; вы и въ глаза не видывали лъ- человъка съ писателемъ и художникомъ. Будь сказано впрочемъ безъ всякаго приміненія къ Карамзину, этакъ, чего добраго, и Ролдень попадеть во святые. Намфревіе Однако-же, что ни говори, а такихъ людей, и исполнение двъ вещи различныя. Теперь посмотримъ, какъ выполнилъ Карамзинъ свою высокую миссію.

Онъ видълъ, какъ малобыло у насъ сдълано, какъ дурно понимали его собратія по Карамзинъотметилъ своимъ именемъ эпоху ремеслу, что должно было делать; видель, въ нашей словесности; его вліяніе на совре- что высшее сословіе им'єло причину презименниковъ было такъ велико и сильно, что рать родной языкъ, ибо языкъ письменный цалый періодъ нашей литературы отъ девя- быль въ раздора съязыкомъ разговорнымъ. ностыхъ до двадцатыхъ годовъ по справедли- Тогда быль въкъ фразеологіи, гнались за вости называется неріодомъ Карамзинскимъ. словами, и мысли подбирали къ словамъ Одно уже это достаточно доказываеть, что только для смысла. Карамзинъ былъ одаренъ отъ природы върнымъ музыкальнымъ ухомъ Кром в того сочинения Карамзина теряютъ пля языка и способностью объясняться плав- въ наше время много постоинства еще оттого. но и красно, следовательно ему не трудно что онъ редко быль въ вихъ искрененъ и было преобразовать языкъ. Говорятъ, что онъ естественъ. Въкъ фразеологіи для насъ прослудаль нашь языкь сколкомь сь француз- ходить; по нашимь понятіямь, фраза должна скаго, какъ Ломоносовъ сделалъ его сколкомъ прибираться для выраженія мысли или чувсъ латинскаго: это справедливо только отча- ства: прежде мысль и чувство пріискивались сти. Вфроятно Карамзинъ старался писать, для звонкой фразы. Знаю, что мы еще и текакъ говорится. Погръшность его въ этомъ нерь не безгрышны въ этомъ отношении: по случата та, что онъ презръдъ идіомами рус- крайней мърт теперь если легко выставить скаго языка, не прислушивался къ языку мишуру за золото, ходули ума и потуги чувпростолюдиновъ и не изучалъ вообще родныхъ ства--за игру ума и пламень чувства, то не источниковъ. Но онъ исправиль эту ошибку надолго, и чемъживе обольщение, темъ бывъ своей исторіи. Карамзинъ предположилъ ваетъ истительние разочарованіе, чимъ больсебъ цълью — пріучить, пріохотить русскую пу- ше благоговънія къ ложному божеству, тъмъ блику къ чтенію. Спрашиваю васъ: можетъ жесточайшее поношеніе наказываетъ самоли призвание художника согласиться съ ка- званца. Вообще ныи в какъ-то стали открокой-нибудь заранве предположенной цвлью, венные; всякій истинно образованный челокакъ бы ни была прекрасна эта цъль? Этого въкъ скорте сознается, что онъ не понимаетъ мало: можетъ ли художникъ унизиться, на- той или другой красоты автора, но не станетъ тогда другой вопросъ: можеть ли онъ въ та- что обильные потоки слезъ Карамзина избольше учитесь сами, а не то онъ перегонить то сказать: васъ: дъти растутъ быстро. Теперь скажите, по совъсти, sine ira et studio, какъ говорятъ наши записные ученые: кто виновать, что какъ прежде плакали надъ «Бѣдной Лизой», поков; даже вырвемъ ихъ изъ рукъ нашихъ жалкое, манія странная и неизъяснимая. дътей, ибо они надълаютъ имъ много вреда: тельностью.

гнуться, такъ сказать, къ публикъ, которая обнаруживать насильственнаго восхищенія. была бы ему по колъна, и потому не могла Поэтому нынъ едва ли найдется такой доббы его понимать! Положимъ, что и можетъ; ренькій простачекъ, который бы пов'врилъ, комъ случать остаться художникомъ въ сво- ливались отъ души и сердца, а не были люихъ созданіяхъ? Безъ всякаго сомивнія—нвтъ. бимымъ кокетствомъ его таланта, привыч-Кто объясняется съ ребенкомъ, тотъ самъ дѣ- ными ходульками его авторства. Подобная лается на это время ребенкомъ. Карамзинъ ложность и натянутость чувства тёмъ жаписаль для детей и писаль по-детски: удиви- лостиве, когда авторь-человекь съ даровательно ли, что эти дети, сделавшись взрослы- ніемъ. Никто не подумаетъ осуждать за поми, забыли его и, въ свою очередь, передали добный недостатокъ напримеръ чувствиего сочиненія своимъ дітямъ? Это въ поряд- тельнаго кн. Шаликова, потому что никто къ вещей: дитя съ довърчивостью и съ горя- не подумаетъ читать его чувствительныхъ чей върой слушало разсказы своей старой твореній. И такъ, здѣсь авторитеть не тольняни, водившей его на помочахъ, о мертве- ко не оправданіе, но еще двойная вина. Въ цахъ и привидъніяхъ, а выросши, смъется самомъ дъль, не странно ди видъть взрослаго надъ ея разсказами. Вамъ порученъ ребенокъ: человѣка, хотя бы этотъ человѣкъ былъ самъ помните же, что этотъ ребенокъ будеть отро- Карамзинъ, — не странно ли видеть взрослаго комъ, потомъ юношей, а тамъ и мужемъ, и человѣка, который проливаетъ обильные испотому следите за развитіемъ его дарованій точники слезъ и при взгляде на кривой и, сообразно съ нимъ, перемъняйте методу глазъ «Великаго Мужа Грамматики», и при вашего ученья, будьте всегда выше его, ина- вид'я необозримыхъ песковъ, окружающихъ че вамъ худо будетъ: этотъ ребенокъ станетъ Кале, и надъ травками и надъ муравками, въ глаза смънться надъ вами. Уча его, еще и надъ букашками и таракашками?.. Въдь и

> Не все намъ ръки слезныя Лить о бъдствіяхъ существенныхъ!

Эта слезливость илп, лучше сказать, плактакъ нынъ смъются надъ нею? Воля ваша, сивость не ръдко портить лучшія страницы гг. поклонники Карамзина, а я скорве согла- его исторіи. Скажуть: тогда быль такой ввкъ. шусь читать повъсти барона Брамбеуса, чёмъ Неправда: характеръ восемнадцатаго стольтія «Въдную Лизу» или «Наталью Боярскую отнюдь не состоитъ въодной илаксивости; при-Дочь»! Другія времена, другіе нравы! Повъ- томъ же здравый смыслъ старше всъхъ стости Карамзина пріучили публику къ чтенію, літій, а онъ запрещаеть плакать, когда хомногіе выучились по нимъчитать; будемъ же чется смінться, п смінться, когда хочется благодарны ихъ автору, но оставимъ ихъ въ плакать. Это просто было дътство смъшное и

Теперь другой вопросъ: столько ли онъ растлять ихъ чувство-приторной чувстви- сделаль, сколько могъ, или меньше? Отвечаю утвердительно: меньше. Онъ отправился путе-

шествовать: какой прекрасный случай предразователемъ изыка, а отнюдь не поэтомъ. умерли и никогда не воскреснутъ!

Вотъ недостатки сочиненій Карамзина, вотъ причина, что онъ такъ былъ скоро за- ступилъ на литературное поприще и Дмибыть, что онь едва не пережиль своей сла- тріевь (И. И.). Онь быль вь некоторомь отвы. Справедливость требуетъ зам'тить, что ношеніи преобразователь стихотворнаго языего сочиненія тамъ, гдв онъ не увлекается ка, и его сочиненія, до Жуковскаго и Басентиментальностью и говорить отъ души, тюшкова, справедливо почитались образцодышать какой-то сердечной теплотой; это выми. Впрочемь его поэтическое дарование особенно заметно въ техъ местахъ, где онъ не подвержено ни малейшему семиненю. говорить о Россіи. Да, онъ любиль добро, Главный элементь его таланта есть остролюбиль отечество, служиль ему, сколько могь; уміе, поэтому «Чужой Толкь» есть лучшее его имя его беземертно, но сочиненія его, пс- произведеніе. Басни его прекрасны; имъ неключая «Исторію», умерли и не воскреснуть достаеть только народности, чтобъ быть соимъ, несмотря на всъ возгласы людей, по- вершенными. Въ сказкахъ же Дмитріевъ не COMOBY!...

«Исторія Государства Россійскаго» есть стояль ему развернуть передъглазами своихъ важнейший подвигь Карамзина: онъ отразился соотечественниковъ великую и обольститель- въ ней весь, со всёми своими нелостатками и ную картину въковыхъ плодовъ просвъщенія, достоинствами. Не берусь судить объэтомъ проуспъховъ цивилизаціи и общественнаго обра- изведеній ученымъ образомъ, ибо, признаюсь зованія благородных в представителей человів откровенно, этотъ трудь быль бы далеко не ческаго рода!.. Ему такъ дегко быдо это сдъ- подъ сиду мнь. Мое мньніе (весьма не новое) лать! Его неробыло такъ красноръчиво! Его булетъ мнвніемъ любителя, а не знатока Сокредитъ у современниковъ былъ такъ великъ! образивъ все, что было сделано для система-И что же онъ сдедаль вместо всего этого? тической истории до Карамзина, нельзя не Чъмъ наполнены его «Письма Русскаго Пу- признать его труда подвигомъ исполинскимъ. тешественника»? Мы узнаемъ изъ нихъ по Главный его нелостатокъ состоитъ въ его большей части, гдв онъ объдаль, гдв ужиналь, взглядв на вещи и событія, часто двтскомъ п какое кушанье подаваля ему, и сколько взяль всегда по крайней мфрф не мужскомъ; въ съ него трактиршикъ: узнаемъ, какъ г. Б\*\*\* ораторской шумихъ и неумъстномъ жедани волочился за г-жей N, и какъ бълка оцаранала быть наставительнымъ, поучать тамъ, гдъ ему носъ; какъ восходило солнце надъ какой- сами факты говорять за себя; въ пристрастія нибудь швейцарской деревушкой, изъкото- къ героямъ повъствованія, ділающимъ честь рой шла пастушка събукетомъ розъ на груди сердцу автора, но не его уму. Главное дои гнала передъ собою корову... Стоило ли для стоинство его состоить въ занимательности этого вздить такъ далеко?.. Сравните въ этомъ разсказа и искусномъ изложени событий, неотношеніи «Письма Русскаго Путешествен- радко въ художественной обрисовка харакника» съ «Письмами къ Вельможв» Фонви- теровъ, а болве всего въ слогв, въ котозина, -- письмами, написанными прежде: какая ромъ Карамзинъ решительно торжествуетъ разница! Карамзинъ видълся со многими зна- здъсь. Въ этомъ послъднемъ отношении у насъ менитыми людьми Германіи, и что же онъ и по сію пору не написано еще вичего поузналь изъ разговоровъсъними? То, что вей добнаго. Въ «Исторіи Г. Р.» слогъ Карамони люди добрые, наслаждающіеся спокой- зина есть слогъ русскій по преимуществу; ствіемъ сов'єсти и ясностью духа. И какъ ему можно поставить парадлель только въ скромны, какъ обыкновенны его разговоры съ стихахъ «Бориса Годунова» Пункина. Это ними! Во Франціи онъ быль счастливте въ совствить не то, что слогь его мелкихъ сочиэтомъ случай, по извыстной причинъ: вспо- неній; ибо здысь авторъ черпаль изъ родмните свиданіе русскаго Скива съ француз- ныхъ источниковъ, упитанъ духомъ историческимъ Платономъ. Отчего же это произошло? скихъ памятниковъ; здѣсь его слогъ, за ис-Оттого, что онъ не приготовился надлежа- ключеніемъ первыхъ четырехъ томовъ, гдв щимъ образомъ къ путешествію, что онъ не по большей части одна ряторическая шумибыль учень основательно. Но, не смотря на ха, но гдв все-таки языкъ удивительно обраэто, ничтожность его «Писемъ Русскаго Пу- ботанъ, имбетъ характеръ важности, велитешественника» происходить больше отъ его чавости и энергіи, и часто переходить въ личнаго характера, чемъ отъ недостатка въ истинное красноречие. Словомъ, по выражесвъдъніяхъ. Онъ не совсъмъ хорошо зналъ нію одного пашего критика, въ «Исторіи Г. нужды Россін въ умственномъ отношеніи. Р.» языку нашему воздвигнуть такой памят-О стихахь его нечего много говорить: это никъ, о который время изломаеть свою косу. тъ же фразы, только съ риомами. Въ нихъ Повторяю: имя Карамзина безсмертно, но Карамзинъ, какъ и вездѣ, является преоб- сочиненія его, исключая «Исторію», уже

Почти въ одно время съ Карамзинымъ выдобныхъ Иванчину - Писареву и Оресту имълъ себъ соперника. Кромъ того его таланть возвышался иногда до лиризма, что

грома»...

ultra совершенства. Нужно ли доказывать, читать его, а темъ более восхишаться имъ. случайно, а вследствие нашего народнаго языкъ, а въ прозе шагнуль далее Карамдуха, который страхъ какъ любитъ побасенки зина\*): вотъ главныя его заслуги. Собствени примъненія. Воть самое убъдительнъйшее ныхъ его сочиненій не много; труды его—или доказательство того, что литература непре- переводы, или передалки, или подражанія иномънно должна быть народной, если хочеть страннымъ. Языкъ смълый, энергическій хобыть прочной и въчной! Вспомните, сколько тя и не всегда согласный съ чувствомъ; однобыло у иностранцевъ неудачныхъ попытокъ сторонняя мечтательность, бывшая, какъ гоперевести Крылова. Следовательно, те же- ворять, следствиемь обстоятельствь его жизстоко отпибаются, которые думають, что только и ни всть характеристика сочиненій Жуковрабскимъ подражаніемъ иностранцамъ можно скаго. Ошибаются тъ которые почитають его обратить на себя ихъ вниманіе.

Фингала сделаль аркадского пастушка и русскимъ, имя которого можно бы было прозаставиль его объясняться съ Моиною мадригалами, скорве приличными какому-ни-

доказывается прекраснымъ его произведе- будь Эрасту Чертополохову, чамъ грозному ніемъ: «Ермакъ», и особенно переводомъ, поклоннику Одина. Лучшая его пьеса безъ подражаніемъ или передълкой (назовите, сомнінія есть «Элипъ», а худшая «Липтрій какъ уголно) пьесы Гёте, которая извёстна Донской», эта надутая ораторская рёчь, переполъ именемъ «Размышленія по случаю ложенная въ разговоры, Тецерь никто не станетъ отрицать поэтическаго таланта Озерова. Крыловъ возведъ у насъ басню до nec plus но вмѣсть съ тьмъ и елва ди кто станетъ

что это геніальный поэть русскій, что онъ не- Появленіе Жуковскаго изумило Россію, и измъримо возвышается надъ всеми своими со- не безъ причины. Онъ былъ Колумбомъ наперниками? Кажется, въ этомъ никто не со- шего отечества: указалъ ему на нъмецкую и миврается. Замвчу толькс, впрочемь не я англійскую литературы, которых в существопервый, что басня оттого имела на Руси та- ванія оно даже и не подозревало. Кроме того кой чрезвычайный усивхъ, что родилась не онъ совершенно преобразоваль стихотворный подражателемъ нѣмцевъ и англичанъ: онъ не Озерова у насъ ночитають и преобразова- сталь бы иначе писать и тогда, когда-бъ быль телемъ, и творцомърусскаго театра. Разумфет- незнакомъ съ ними, еслибъ только захотълъ ся онъ ни то, ни другое; ибо русскій театрь быть вірнымь самому себів. Онъ не быль сыесть мечта разгоряченнаго воображенія на- номъ XIX віка, но быль, такъ сказать, прошихъ добрыхъ патріотовъ. Справедливо, что зелитомъ; присовокупите къ этому еще то, Озеровь быль у насъ первымъ драматиче- что его творенія можетъ быть въ самомъ скимъ писателемъ съ истиннымъ, хотя и не дѣлѣ проистекали изъ обстоятельствъ его огромнымъ талантомъ; онъ не создалъ театра, жизни, и вы поймете, отчего въ нихъ нътъ а ввель къ намъ французскій театръ, т. е. идей міровыхъ, идей человічества, отчего у первый заговориль истиннымъязыкомъ фран- него часто подъ самыми роскошными форпузской Мельпомены. Впрочемъ онъ не быль мами скрываются какъ будто Карамзинскія драматикомъ въ полномъ смыслъ этого слова: идеи (напр. «Мой другъ, хранитель, ангелъ онъ не зналъ человъка. Приведите на пред- мой!» и т. п.), отчего въ самыхъ лучшихъ ставленіе Шекспировой или Шиллеровой дра- его созданіяхъ (какъ напр., въ «Півців въ мы зрителя безъ всякихъ познаній, безъ вся- станѣ русскихъ воиновъ») встрѣчаются мѣкаго образованія, но съ природнымъ умомъ ста совершенно риторическія. Онъ быль зап способностью принимать впечатленія изящ- ключень въ себе, и воть причина его однонаго: онъ, не зная исторіи, хорошо пой- сторонности, которая въ немъ есть оригиметь, въ чемъ дёло; не понявши историче- нальность въ высочайщей степени. По мноскихъ лицъ, прекрасно пойметъ человъческія жеству своихъ переводовъ. Жуковскій отнолица; но когда онъ будеть смотреть на тра- сится къ нашей литературе, какъ фоссъ или гедію Озерова, то рашительно ничего не ураз- Авг. Шлегель къ вамецкой литература. Знаумбеть. Можеть быть это общій недостатокь токи утверждають, что онь не переводиль, такъ называемой классической трагедіи. Но а усвоивалъ русской словесности созданія Озеровъ имћетъ и другіе недостатки, кото- Шиллеровъ, Байроновъ и проч.; въ этомъ, рые происходили отъ его личнаго характера. кажется, нётъ причины сомнёваться. Сло-Одаренный душой нажной, но не глубокой, вомъ, Жуковскій есть поэть съ необыкновенраздражительной, но не энергической, онъ нымъ энергическимъ талантомъ, -- поэтъ, окабылъ неспособенъ къ живописи сильныхъ завшій русской литературѣ неоцѣненныя страстей. Воть отчего его женщины интерес- услуги, —поэть, который никогда не забудется, нъе мужчинъ; вотъ отчего его злодъи ни боль- котораго никогда не перестанутъ читать; но ше, ни меньше, какъ олицетворенія общихъ вмьсть съ тьмъ и не такой поэть, котораго родовыхъ пороковъ; вотъ отчего онъ изъ бы можно было назвать поэтомъ собственно

<sup>\*)</sup> Я разумью здысь мелкія сочиненія Карамзина.

соперничествують народными славами.

но сказать и о Батюшковъ. Этотъ послъдній жизни! Это не пъсенки Ледьвига, это не полрешительно стояль на рубеже двухъ вековъ; делка подъ народный тактъ--нетъ; это жипоочередно пленялся и гнушался прошед- вое, естественное взліяніе чувства, гле все примъ, не признадъ и не быдъ признанъ на- безыскусственно и естественно! Не правла ступившимъ. Это былъ человъкъ не геніаль- ли, что, по прочтеніи или по выслушанія люный, но събольшимъ талантомъ. Какъ жаль, бой изъего пъсенъ, вы невольно готовы восчто онъ не зналъ нъмецкой дитературы: ему кликнуть: немногаго нелоставало для совершеннаго литературнаго образованія. Прочтите его статью «О морали, основанной на религи», и вы поймете эту тоску души и ея порывы къ безконечному посл'я упоенія сладострастіємъ, которыми дышать его гармоническія созданія. И этоть человікь, который быль знакомь съ Онъ писалъ «О жизни и впечатлъніяхъ по- нъмецкимъ языкомъ и литературой, этотъ эта», гдв между двтскими мыслями проискриваются мысли какъ будто нашего време- ствомъ глубокимъ, — писалъ торжественныя ни; и тогда же писаль о какой-то «Легкой Поэзіи», какъ будто бы была поэзія тяжелая. Не правда ли, что онъ не принадлежалъ вполнъ ни тому, ни пругому въку?... Батюшковъ вмъстъ съ Жуковскимъ былъ преобразователемъ стихотворнаго языка, т. е. писаль чистымь, гармоническимь языкомъ: проза его тоже лучше прозы мелкихъ сочиненій Карамзина. По таланту Батюшковъ комъ; иламенное чувство влекло его къ пѣспринадлежить къ нашимъ второкласснымъ писателямъ и, по моему мниню, ниже Жуковскаго; о равенствъ же его съ Пушкинымъ смешно и думать. Тріумвирату, составлен- данту или по авторитету литературы карамному нашими словесниками изъ Жуковскаго. Батюшкова и Пушкина, могли върить только въ двадцатыхъ годахъ.

ляковъ, и я окончу весь карамзинскій періодъ даже утверждалъ гдь-то и когда-то, что у теорія осталась для него неразгаданной за- ше, какъ фарсъ, написанный языкомъ варгадкой во все продолжение его жизни; онъ варскимъ даже и по своему времени. считался у насъ оракуломъ критики, и не Гнедичъ и Милоновъ были истинные поэты; зналъ, на чемъ основывается критика; на- если ихъ теперь мало почитаютъ, то это поконецъ, онъ во всю жизнь свою заблуждался тому, что они слишкомъ рано родились. насчетъ своего таланта, ибо, написавши нъ-

возгласить на европейскомъ турнирь, гдь живо сочувствоваль онь въ нихъ русскому народу и какъ върно выразилъ въ ихъ по-Многое изъ сказаннаго о Жуковскомъ мож- этическихъ звукахъ лирическую сторону его

> Ахъ! ты пъснь была завътная: Рвала бёлу грудь тоской, А все слушать бы хотвлося. Не разстался бы ввъкъ съ ней!

человікь, съ душой поэтической, съ чуводы, перевелъ Тасса, говорилъ съ каеедры, что «только чудотворный геній намцевъ любить выставлять на сценв висвлицы», находилъ геній въ Сумароковѣ и былъ увлеченъ. очарованъ поддъльной и нарумяненной поэзіей французовь, въ то время какъ читалъ Гёте и Шиллера!.. Онъ рожденъ былъ практикомъ поэзіи, а судьба сділала его теоретинямъ, а система заставила писать оды и переводить Тасса!...

Теперь вотъ прочіе замічательные по тазинскаго періода.

Капнисть принадлежить къ тремъ царствованіямъ. Нѣкогда онъ слыль за поэта Мий остается только упомянутьеще о Мерз- съ необыкновеннымъ дарованіемъ. Плетневъ нашей словесности, окончу перечень всёхъ Капниста есть что-то такое, чего будто бы его знаменитостей, всей его аристократія: недостаеть Ламартину! Le bon vieux temps! останутся плебеи, о которыхъ нечего и го- Теперь Капнистъ совершенно забытъ, в роворить много, развѣ только для доказатель- ятно потому, что плакаль въ своихъ стихахъ ства зыбкости нашихъ прославленныхъ авто- по правиламъ «порядочной хріи», а болье ритетовъ. Мерзаяковъ быль человекъ съ не- всего потому, что едва заметныя блестки таобыкновеннымъ поэтическимъ дарованіемъ ланта еще не могутъ спасти писателя отъ и представляеть собою одну изъ умилитель- всепоглощающихъ волнъ Леты. Онъ надёнъшихъ жертвъ духа времени. Онъ препо- лалъ много шуму своей «Ябедой»; но эта давалъ теорію изящнаго, и между тёмъ эта прославленная «Ябеда» ни больше, ни мень-

Воейковъ (Александръ Өедоровичъ, какъ сколько безсмертных в пісень, въ то же время значится въ литературном в адресъ-календарів написалъ множество одъ, въ которыхъ кое- Греча, извъстномъ подъ именемъ «Истории гдѣ блистаютъ искры могучаго таланта, ко- Русской Литературы») игралъ нѣкогда въ тораго не могла убить сходастика, и въ кото- нашей словесности роль знаменитаю. Онъ рыхъ все остальное голая риторика. Несмотря перевель Делиля (котораго почиталь не тольна то, повторяю, это быль таланть мощный, ко поэтомъ, но и большимь поэтомъ); онъ энергическій: какое глубокое чувство, какая самъ собирался написать дидактическую понеизм'вримая тоска въ его п'всняхъ! какъ эму (въто время вс'в в'врили безусловно воз-

можности дидактической поэзіи); онъ пере- даже и сътакихълюдей, которые были выше водиль (какъ умель) древнихъ; потомъ за- его и по таданту, и по образованію: говорю нялся изданіемъ разныхъ журналовъ, въ кото- о Крыловъ. Повторяю: что слъдано въ этотъ рыхъ съ неутомимой ревностью выводиль на періодъ для безсмертія? Одинъ познакомиль Булгарина (нечего сказать - высокая миссія!); образомъ, съ нѣмецкой и англійской дитетеперь, на старости льть, поочередно или, ратурой, другой — съ французскимъ театромъ, лучине сказать, понумерно бранить барона третій—сь французской критикой XVII стольна, а пуще всего восхваляеть Александра Не ищите ея: напрасень будеть вашь трупь: Наполеонъ!...

писалъ стихами и прозой про все и обо всемъ, жить денежку. Ни одинъ изъ нихъ не слъ-Его критическія статьи (т. е. предисловія къ диль за ходомъ просв'ященіи, ни одинъ не разнымъ изданіямъ) были необыкновеннымъ передаваль своимъ соотечественникамъ успъявленіемъ въ свое время. Между его безчис- ховъ человъчества на поприщъ самосовершенленными стихотвореніями многія отличаются ствованія. Помню, что въ какомъ-то чувблескомъ остроумія неподдільнаго и ориги- ствительномъ журналів, кажется въ 1813 году, нальнаго, иныя даже чувствомъ; многія и на- было напечатано, что въ Англіи явидся нотянуты, какъ напр. «Какъ бы не такъ!» и вый поэтъ. Биронъ, который пишетъ въ капр. Но, вообще сказать, князь Вяземскій при- комъ-то реманическомъ родь и особенно пронадлежить къ числу замъчательныхъ нашихъ славился своей поэмой «Шильдъ Гарольдъ»: поэтовъ и литераторовъ.

> Было время!... Народная поговорка.

Въ прошеншей стать в обозувлъ карамзинскій періодъ нашей словесности, — періодъ, продолжавшійся цёлую четверть столетія. Цёлый періодъ словесности, цёлая четверть века ознаменованы вліяніемъ одного таланта, одного человѣка, а вѣдь четверть вѣка много, слишкомъ много значитъ для такой литературы, которая не дожила еще няти леть до своего второго стольтія \*). И что же произвелъ великаго и прочнаго этотъ періодъ? Гдв теперь геніи, которыми онъ бывало такъ красовался и величался? Изо всёхъ нихъодинъ только великъ и безсмертенъ безъ всякихъ отношеній, и этотъ одинь не заплатиль дани Карамзину, который бралъсвою обычную дань

свежую воду знаменитыхъ друзей Греча и насъ несколько, и притомъ одностороннимъ Брамбеуса и преклоняеть передъ нямь ко- летія, четвертый... Но где же литература? Филипповича Смирдина за то, что онъ до- пересаженные цвъты недолговъчны: это истирого платить авторамь; перепечатываеть въ на неоспоримая. Я сказаль, что въ началь своемъ журналь старые стихи и статьи изъ этого періода впервые родилась у насъмысль «Молвы» за 1831 годъ. Что же дълать! «Отъ о литературъ; вслъдствіе того появились у великаго до см'вшного только шагъ», сказалъ насъ и журналы. Но что такое были эти журналы? Невинное препровождение времени. Князь Вяземскій, русскій Карлъ Нодье, дело оть бездёлья, а иногда и средство навоть вамъ и все тутъ. Конечно тогда не только въ Россіи, но отчасти и въ Европъ смотрѣли на литературу не сквозь чистое стекло разума, а сквозь тусклый пузырь французскаго классицизма; но движение тамъ уже было начато, и сами французы, умиротворенные реставраціей, много поумным противы прежняго и даже совершенно переродились. Между твмъ наши литературные наблюдатели дремали, и только тогда проснулись, когда непріятель ворвался въ ихъ дома и началъ въ нихъ своевольно хозяйничать: только тогла завонили они гласомъ великимъ: караулъ! ръжутъ! разбой! романтизмъ!

> За карамзинскимъ періодомъ нашей словесности последоваль періодь пушкинскій, продолжавшійся почти ровно десять л'єть. Говорю пушкинскій, ибо кто не согласится, что Пушкинъ быль главой этого десятильтія, что все тогда шло отъ него и къ нему? Впрочемъ я не то здёсь думаю, чтобы Пушкинъ былъ для своего времени совершенно то же, что Карамзинъ для своего. Одно уже то, что его д'ятельность была безсознательной д'ятельностью художника, а не практической и преднамфренной дъятельностью писателя, полагаеть большую разницу между имъ и Карамзинымъ. Пушкинъ владычествовалъ единственно силой своего таланта и темъ, что онъ былъ сыномъ своего въка; владычество же Карамзина въ последнее время основывалось на сленомъ уважения къ его авторитету. Пушкинъ не говорилъ, что поэзія есть то или то, а наука есть это или это; нътъ, онъ своими

<sup>\*)</sup> Литература наша, безъ всякаго сомивнія, началась въ 1739 году, когда Ломоносовъ прислаль изъза границы свою первую оду на взятіе Хотина. Нужно-ли повторять что не съ Кантемира и не съ Тредьяковскаго, а тѣмъ болѣе не съ Симеона Полопка-го, началась наша литература? Нужно-ли доказы-вать, что «Слово о Полку Игоревомъ», «Сказаніе о Донскомъ Побоищъ», красноръчивое «Посланіе Вассіана ко Іоанну III» и другіе историческіе памятники, народныя пъсни и схоластическое духовное красноръчіе имъютъ точно такое же отношеніе къ нашей словесности, какъ и намятники допотопной литературы, еслибы они были открыты, къ санскритской, греческой или латинской литературь? Такія истины надобио доказывать только Гречу и Плаксину, съ которыми я не намфренъ вступать въ ученыя состязанія.

смыслили въ немъ толку. Конечно теперь удивительно: вѣдь Дагестанъ въ Азіп!... въ этомъ никто не сомнъвается, и доказы- Въ Европъ классицизмъ быль литературждать, что Сумароковъ не поэть, что Хе- предметами обожанія Корнель, Расинъ, Воль выше, въ девятнадцатомъ въкъ быль сыномъ вернулось: бълое стало чернымъ, а черноедовательно его вліяніе было законно только л'єтіємъ умъ и вкусъ возродились для новой, смысль, два покольнія; наконець ставшій цемъ на жалкія развалины минувшаго вреномъ небосклонъ нашей литературы!..

созданіями даль мітрило для первой и до нів- дяхь, и на улицахь! Теперь эти два слова сдівкоторой степени показалъ современное зна- дались какъ-то пошлыми и смѣшными; какъ-то ченіе другой. Въ то время, то есть въ странно и дико встретить ихъ въ печатной двалцатыхъ годахъ (1817—1824), у насъ книгъили услышать въ разговорф. А давно-ли глухо отдалось эхо умственнаго переворота, кончилось это «тогда» и началось это «тесовершавшагося въ Европ'є; тогда, хотя еще перь»? Какъ же посл'є этого не скажещь, что робко и неопределенно, начали поговари- все летить впередь на крыльяхъ встра? Тольвать, что булто бы пьяный дикарь Шекс- ко разв'в въ какомъ-нибуль «Лагестанв» пиръ неизм'вримо выше накрахмаленнаго можно еще съ важностью разсуждать объ Расина, что Шлегель будто-бы знаеть объ этихъ почившихъ страдальнахъ-классицизискусстве побольше Лагарпа, что немецкая ме и романтизме, и выдавать намъ за нолитература не только не ниже французской, вость, что Расинъ немножко приторенъ, что но даже несравненно выше; что почтенные энциклопедисты немножко врали, что Шекс-Буало, Баттё, Лагариъ и Мармонтель без- пиръ, Гёте и Шиллеръ велики, а Шлегель божно оклеветали искусство, ибо сами мало говорить правду, и пр. И это нисколько не

вать подобныя истины значило бы навлечь нымъ католицизмомъ. Въ его пацы былъ на себя всеобщее посмѣяніе; но тогда, право, выбрань, безь его вѣдома и согласія, покойбыло не до смеху: ибо тогда даже въ Европе никъ Аристотель, какимъ-то непризнаннымъ за подобныя безбожныя мысли угрожало конклавомъ; инквизиціей этого католицизма инквизнторское аутодафе; на что же раша- была французская критика; великими инквились въ Россіи люди, которые дерзали утвер- зиторами: Буало. Баттё и Лагарпъ съ братіей: расковъ тяжеловатъ, и пр.? Изъ этого ясно, теръ и другіе. Волей или неволей, инквичто чрезм'єрное вдіяніе Пушкина происхо- зиторы завербовали въ свой календарь и древлило оттого, что, въ отношении къ России, нихъ, а въ числе ихъ и вечнаго стариа Гоонъ былъ сыномъ своего времени въ пол- мера (вмѣстѣсъ Виргиліемъ), Тасса, Аріоста, номъ смыслѣ этого слова, что онъ шелъ на- Мильтона, которые (за исключениемъ можетъравна съ своимъ отечествомъ, былъ пред- быть вставочнаго) не виноваты въ классиставителемъ развитія его умственной жизни: цизм'в ни душой, ни тідомъ, ибо были естеследовательно его владычество было закон- ственны въ своихъ твореніяхъ. Такъ дела ное, Карамзинъ, напротивъ, какъ мы видели шли до XVIII столетія. Наконецъ все перевосемналиатаго, и даже, въ нѣкоторомъ смыс- бѣлымъ. Лицемѣрный, развратный, приторл'ь, не вполи вего выразиль, ибо, по своимъ ный весемнадцатый в къ испустиль свое поидеямъ, не возвысился даже и до него, слъ- слъднее дыханіе, и съ девитнадцатымъ сторазв'я до появленія Жуковскаго и Батюш- лучшей жизни. Подобно страшному метеору, кова, начиная съ которыхъ его могуществен- въ началь его возникъ сынъ судьбы, обленое вліяніе только задерживало усп'яхи нашей ченный всей ся ужасающей мощію, или, лучсловесности. Появление Пушкина было зрв- ше сказать, сама судьба явилась въ образъ лищемъ умилительнымъ; поэтъ-юноша, бла- Наполеона, —того Наполеона, который сдълалгословенный помазаннымъ старцемъ Держа- ся «властителемъ нашихъ думъ», говоря о винымъ, стоявшимъ на краю гроба и гото- которомъ и самая посредственность возвывившимся склонить въ него свою лавровен- шалась до поэзіи. Векъ приняль гигантскіе чанную главу; поэтъ-мужъ, подающій ему разміры и облекся въ исполинское величіе; руку чрезъ неизмфримую пропасть цёлаго Франція устыдилась самой себя и съ ругастольтія, раздылявшаго, въ нравственномъ тельнымъ смыхомъ начала указывать пальподл'в него п вм'вст'в съ нимъ образующій мени, которыя, какъ бы не зам'вчая велидвойственное лучезарное созв'яздіе на пустын-кихъ переворотовъ, совершпвшихся передъ ихъ глазами, даже при роковомъ переходъ Классицизмъ промантизмъ – вотъдва слова, черезъ Березину, взмостившись на сукъ декоторыми огласился пушкинскій неріодъ на- рева, окостенёлой рукой завивали свои букшей словесности; вотъ два слова, на которыя ли и посыпали ихъ заватной пудрой, тогда были написаны книги, разсужденія, журналь- какъ вокругъ нихъ бушевала зимняя выюга ныя статьи и даже стихотворенія, съ которыми мстительнаго сввера, и люди падали тысямы засыпали и просыпались, за которыя дра- чами, оцвиенвиные страхомъ и холодомъ. И лись на смерть, о которыхъ спорили до слезъ, такъ, французы, слишкомъ пораженные этин въ классахъ, и въ гостиныхъ, и на площа- ми великими событіями, сділались по сте-

на олной ножкъ: это было первымъ шагомъ другой «властитель нашихъ думъ», и Валькъ ихъ обращению къ истинъ. Потомъ они теръ-Скоттъ раздавили своими "твореніями узнали, что у ихъ сосъдей, у неповоротли- школу Попа и Блера и возвратили Англіп выхъ нъмцевъ, которыхъ они всегда выстав- романтизмъ. Во Франціи явился Викторъ ляли за образенъ эстетическаго безвкусія, Гюго съ толной другихъ мощныхъ таланесть литература, - литература, достойная глу-товъ, въ Польше-Мицкевичъ, въ Италіибокаго в основательнаго изученія, и вм'єсть Манцони, въ Даніи — Эленшлегеръ, въ Швесъ тъмъ узнали, что ихъ препрославленные ціи-Тегнеръ. Неужели только Россіи сужлепоэты и философы совсъмъ не пеставили но было остаться безъ своего литературнаго геркулесовскихъ столбовъ генію человіче- Лютера? скому Всемъ известно, какъ все это делалось. Въ Европе классицизмъ былъ не что иное. и потому не хочу распространяться о томъ, какъ литературный католицизмъ: что же тачто Шатобріанъ быль престнымъ отцомъ, а кое былъ онъ въ Россіи? Не трудно отвъ-Сталь повивальной бабкой юнаго романтиз- чать на этотъ вопросъ: въ Россіи классицизмъ ма во Франціи. Скажу только, что этотъ ро- быль ни больше, ни меньше, какъ слабый мантизмъ былъ не иное что, какъ возвра- отголосокъ европейскаго эха, для объяснения шеніе къ естественности, а следственно са- котораго совсемъ не нужно ездить въ Индію мобытности и народности въ искусствъ, пред- на пароходъ «Джонъ-Буль». Пушкинъ не почтеніе, оказанное идей надъ формой, и натягивался, быль всегда истиненъ и исксвержение чуждыхъ и тесныхъ формъ древ- рененъ въ своихъ чувствахъ, творилъ для ности, которыя къ' произведеніямъ новфй- своихъ пдей свои формы; вотъ его романщаго искусства или точно такъ же, какъ тизмъ. Въ этомъ отношении и Державниъ идеть къ напудренному парику, шитому кам- быль почти такой же романтикъ, какъ и Пушзолу и выбритой бородъ греческій хитонъ кинъ; причина этому, повторяю, скрывается или римская тога: отсюда следуеть, что въ его невежестве. Будь этотъ человекъ этоть такъ называемый романтизмъ быль учень-и у насъ было бы два Хераскова, очень старая новость, а отнюдь не чадо XIX которыхъ было бы трудно отличить другъ вѣка; былъ, такъ сказать, народностью нова- отъ друга. го христіанскаго міра Европы. Германія бы- И такъ, третье десятильтіе ХІХ вька было ла искони въковъ романтическою страною ознаменовано вліяніемъ Пушкина. Что могу по преимуществу, какъ по феодальнымъ фор- сказать я новаго объ этомъ челов вкв? Примамъ своего управленія, такъ и по идеаль- знаюсь, еще въ первый разъ поставилья сеному направленію своей умственной л'ятель- бя въ затруднительное положеніе, взявшись ности. Реформація убила въ ней католи- судить о русской литературь; еще въ первый цизмъ, а вмѣстѣ съ нимъ и классицизмъ. Эта разъ я жалью о томъ, что природа не дала же самая реформація, хотя нісколько въдру- мні поэтическаго талапта, ибо въ природі гомъ видѣ, развязала руки и Англіи: Шекс- есть такіе предметы, о которыхъ грѣшно говопиръ былъ романтикъ. Очевидно, что роман- рить смиренной прозой! тизмъ былъ новостью только для одной чтожнымъ.

классицизма, схоластицизма, педантизма или что онъ не себћ, а крикуну-журналисту обя-

пениће и по содилиће, перестали прыгать глупицизма (это все одно и то же). Байронъ,

Какъ медленно и неръшительно шелъ или, Франціи и еще для тѣхъ государствъ, гдѣ лучше сказать, хромалъ карамзинскій песовсѣмъ не было литературъ, т. е. Швеціи, ріодъ, такъ быстро и скоро шелъ періодъ Даніи и т. и. И Франція бросилась на эту пушкинскій. Можно сказать утвердительно, старую новинку со всей своей живостью и что только въ прошлое десятил'тие проявиувлекла за собою безлитературныя государ- дась въ нашей литературъ жизнь, и какая ства. Юная словесность есть не иное что, жизнь! — тревожная, кипучая, діятельная! какъ реакція старой; и какъ во Франціи об- Жизнь есть дійствованіе, дійствованіе есть щественная жизнь и литература идуть объ борьба, а тогда боролись и дрались не на руку, то и ни мало не удивительно, что ны- животъ, а на смерть. У насъ нападаютъ нашняя ихъ литература отличается излише- иногда на полемику, въ особенности журствомъ: реакціи никогда не бывають умь- нальную. Это очень естественно. Люди, ренны. Теперь во Франціи изъ одной моды хладнокровные къ умственной жизни, могутъ всякій хочеть быть глубокимь и энергичнымь, ли понять, какъ можно предпочитать истиподобно какому-нибудь Феррагусу, такъ какъ ну приличіямъ и изъ любви къ ней навлепрежде всякій изъ моды же хотіль быть віз- кать на себя ненависть и гоненіе? О! имъ треннымъ, безпечнымъ, легковърнымъ и ни- никогда не постичь, что за блаженство, что за сладострастіе души, сказать какому-ни-II однакожъ—странное дѣло!—никогда не будь генію въ отставкѣ безъ мундира, что проявлялось въ Европ'в такого дружнаго и онъ смещонъ и жалокъ своими детскими сильнаго стремленія сбросить съ себя оковы претензіями па великость, растолковать ему,

занъ своей литературной значительностью; смолкнули? Воля ваша, а мик слается что сказать какому-нибудь ветерану, что снъ туть что-нибудь да есть! Или въ самомъ пользуется своимъ авторитетомъ на кредитъ, деле время есть самый строгій, самый правпо старымъ воспоминаніямъ или по старой дивый Аристархъ... Увы!.. Разв'т талантъ привычкь; - доказать какому-нибудь литера- Озерова или Батюшкова быль ниже талантурному учителю, что онъ близорукъ, что онъ та напримъръ Баратынскаго и Пололинотсталь отъ въка и что ему надо переучи- скаго? Явись Капнисть, В. и А. Измайваться съ азбуки; -- сказать какому-нибудь вы- довы. В. Пушкинъ, явись эти дюли вифств ходцу Богъ въсть откуда, какому - нибудь съ Пушкинымъ во цветь юности, и они. пройдох в и Видоку, какому нибудь литера- право, не были бы смышны и при тыхь скултурному торгашу, что онъ оскорбляеть со- ныхъ дарованіяхъ, которыми наградила ихъ бою и эту словесность, которой занимается, природа. Отчего же такъ? Оттого, что подоби этихъ добрыхъ людей, кредитомъ которыхъ ные таланты могутъ быть и не быть, смотря пользуется, что онъ наругался и надъ свя- по обстоятельствамъ, тостью истины и надъ святостью знанія, заклеймить его имя позоромъ отверженія, со- ченъ громкими рукоплесканіями и свистомъ. рвать съ него маску, хотя бы она была и которые только недавно перестали его преслабаронская, и показать его свёту во всей его довать. Ни одинъ поэть на Руси не пользонаготь!.. Говорю вамъ, во всемъ этомъ есть вался такой народностью, такой славой при граничное! Конечно, въ литературныхъ ошиб- оскорбляемъ. И къмъ же! — людьми, которые кахъ иногда нарушаются законы приличія сперва пресмыкались предъ нимъ во прахф, и общежительности, но умный и образован- а потомъ кричали chûte compléte!--люльми. пахъ п аршинникахъ: онъ всегда съумбетъ ные мизинчики, дюбопытно бы взглянуть на отличить истину отъ лжи, человъка-отъ сла- нихъ. Но не о томъ дъло. Вспомните состоябости, таланть - отъ заблужденія; читатели же віе нашей литературы до двадцатыхъ годовъ. грозное слово правды!..

ное слово... Въ самомъ дёль, гдт же теперь кинъ. эти юныя надежды, которыми мы такъ горди- Пушкинъ былъ совершеннымъ выражелись? Гдв эти имена, о которых в бывало только и немъ своего времени. Одаренный высокимъ и слышно? Почему они всь такъ внезаино поэтическимъ чувствомъ и удивительной спо-

Подобно Карамзину, Пушкинъ былъ встръблаженство неизъяснимое, сладострастіе без-жизни, и ни одинъ не быль такъ жестоко ный читатель пропустить безъвниманія пош- которые велегласно объявляли о себь, что у лые намеки о желтякахъ, объ утиныхъ но- нихъ въ мизинцахъ больше ума, чёмъ въ сахъ, семинаристахъ, гарѣ, полугарѣ, куп- головахъ всѣхъ нашихъ литераторовъ! Дивневъжды не сделаются отъ того ни глупъе, Жуковскій уже совершилъ тогда большую ни умиће. Будь все тихо и чинно, будь вездѣ часть своего поприша: Батюшковъ умолкъ комплименты и в'жливости, — тогда какой навсегда; Державинымъ восхищались вмёст просторъ для безсовъстности, шарлатанства, съ Сумароковымъ и Херасковымъ по лекневъжества: некому обличить, некому изречь ціямъ Мерзлякова. Не было жизни, не было ничего новаго; все тащилось по старой ко-И такъ, періодъ нушкинскій былъ ознаме- лев; какъ вдругъ ноявились «Русланъ и Люднованъ движениемъ жизни въ высочайшей мила», — создание, решительно не имевшее сестепени. Въ это десятильтие мы перечувство- бъ образда и п по гармони стиха, ни по вали, перемыслили и пережили всю умствен- формь, ни по содержанію. Люди безъ преную жизнь Европы, эхо которой отдалось къ тензій на ученость, люди, върившіе своему намъ черезъ Балтійское море. Мы обо всемъ чувству, а не пінтикамъ, или сколько-нибудь пересудили, обо всемъ переспорили, все знакомые съ современной Европой, были усвоили себъ, ничего не взростивши, не взде- очарованы этимъ явленіемъ. Литературные льявши, не создавши сами. За насъ труди- судін, державшіе въ рукахъ жезль критики, лись другіе, а мы только брали готовое и съважностью развернули «Лицей» (въ перепользовались имъ: въ этомъ-то и заключает- водѣ Мартынова «Ликей») Лагарпа и «Слося тайна неимоверной быстроты нашихъ варь Древнія и Новыя Поэзіи» Остолоусп'Еховъ и причина ихъ неимов'єрной не- пова и, увидя, что новое произведеніе не прочности. Этимъ же, кажется мнф, можно подходило ни подъ одну изъ извъстныхъ объяснить и то, что отъ этого десятилътія, категорій, и что на греческомъ и латинскомъ столь живого и деятельнаго, столь обильнаго языкт не было ему образца, торжественно талантами и геніями, уціліть едва одинь объявили, что оно было незаконное чадо по-Пушкинъ, и, осиротѣлый, теперь съ грустью эзіи, непростительное заблужденіе таланта. видить, какъ имена, вмъстъ съ нимъ взо- Не всъ конечно тому повърили. Вотъ и пиедшія на горизонть нашей словесности, пошла потеха. Классицизмъ и романтизмъ исчезають одно за другимъ въ пучинь забве- вцёпились другь другу въ волосы. Но останія, какъ почезаеть въ воздухъ недосказан- вимъ пхъ въ покоъ, и поговоримъ о Пуш-

ныя ощущенія, онъ перепробоваль всё тоны, урнами великихъ, то-есть его «Андрей всь далы, всь аккорды своего въка: онь за- Шенье», его могучая бесьда съ моремь, его платиль дань всемь великимъ современнымъ вещая дума о Наполеоне-поэмы. Но самые событіямъ, явленіямъ и мыслямъ, всему, что драгоцінные алмазы его поэтическаго вінка только могла чувствовать тогда Россія, пере- безъ сомнінія сугь «Евгеній Онігинь» и ставшая върить въ несомивниость «въко- «Борисъ Годуновъ». Я никогда не кончилъ выхъ правиль, самой мудростью извлечен- бы, еслибы началъ говорить объ этихъ проныхъ изъ писаній великихъ геніевъ», и съ изведеніяхъ. уливленіемъ узнавшая о другихъ правилахъ, о другихъ мірахъ мыслей и понятій, и но- рисъ Годуновъ» быль последнимъ велякимъ выхъ, неизвъстныхъ ей дотоль, взглядахъ на его подвигомъ; въ третьей части полнаго лавно извъстныя ей дъда и событія. Неспра- собранія его стихотвореній замерли звуки ведливо говорять, будто онъ подражаль его гармонической лиры. Теперь мы не узна-Шенье, Байрону и другимъ: Байронъ вла- емъ Пушкина; онъ, умеръ или можетъ-быть дель имъ не какъ образецъ, но какъ явленіе, только обмеръ на время. Можеть быть, его какъ властитель думъ вѣка, а я сказалъ, уже нѣтъ, а можетъ-быть онъ и воскресчто Пушкинъ заплатилъ свою дань каждому нетъ; это вопросъ, это Гамлетовское «быть великому явленію. Да, Пушкинъ былъ выра- или не быть» скрывается во мглѣ будущаго. женіемъ современнаго ему міра, представите- По крайней мірь, судя по его сказкамъ, по лемъ современнаго ему человъчества, — но его поэмъ «Анджело» и по другимъ произвеміра русскаго, но челов'єчества русскаго. Что деніямъ, обр'єтающимся въ «Новосельв» и дълать! Мы всъ геніп-самоучки; мы все зна- «Библіотекъ для Чтенія», мы должны оплапграя, - словомъ:

Мы всф учились понемногу Чему-нибудь и какъ нибудь.

Пушкинъ отъ шумныхъ оргій разгульной юности переходилъ къ суровому труду,

Чтобъ въ просвъщени стать съ въкомъ паравиъ;

му бездълью и легкокрылому похмелью. Ему мы читаемъ теперь стихи съ правильной ценедоставало только немецко-художественнаго зурою, съ богатыми и полубогатыми риемами. воспитанія. Баловень природы, онъ, шаля и съ пінтическими вольностями, о которых такъ играя, похищаль у ней пленительные образы пространно, такъ удовлетворительно и такъ бимцу, она роскошно оделяла его теми цве- Аполлосъ и Остолоповъ!.. Странная вещь, нетами и звуками, за которые другіе жертвують понятная вещь! Неужели Пушкина, котораго ей наслажденіями юности, которые покупають не могли убить ни изступленныя похвалы чья»...

бы перечесть и описать всв деревья и цветы Пушкина, какъ художника: Армидина сада. У Пушкина мало, очень мало мелкихъ стихотвореній; у него по большей ча-

собностью принимать и отражать всевозмож- сти все поэмы: его поэтическія тризны наль

Пушкинъ парствовалъ десять дътъ: «Боемъ, ничему не учившись, все пріобреди, не кивать горькую, невозвратную потерю. Гле продивши ни капли крови, а веселясь и теперьэтизвуки, въкоторыхъ слышалось, бывало, то удалое разгулье, то сердечная тоска; гив эти вспышки пламеннаго и глубокаго чувства, потрясавшаго сердца, сжимавшаго и волновавшаго груди, эти вспышки остроумія тонкаго и язвительнаго, этой ироніи, вивств злой и тоскливой, которыя поражали умъ своей игрой; гдф теперь эти картины жизни и природы, передъ которыми была отътруда-опятькъ младымъ пирамъ, сладко- блёдна жизнь и природа?.. Увы! вмёсто ихъ п формы, и, снисходительная къ своему лю- глубокомысленно разсуждали архимандрить у ней цёной отреченія отъ жизни... Какъ ча- энтузіастовъ, ни хвалебные гимны торгашей, родъй, онъ въодно и то же время исторгалъ ни сильныя, неръдко справедливыя нападки у насъ и смёхъ, и слезы, играль по волё на- и порицанія его антагонистовъ, неужели, гошими чувствами... Онъ пълъ, и какъ изумле- ворю я, этого Пушкина убило «Новоселье» на была Русь звуками его ифсенъ: и не диво, Смирдина? И сднакожъ не будемъ слишкомъ она еще никогда не слыхала подобныхъ; какъ поспъшвы и опрометчивы въ нашихъ зажадно прислуппивалась она къ нимъ: и не ключеніяхъ; предоставимъ времени рѣшить диво, въ нихъ трепетали вст нервы ея жиз- этотъ запутанный вопросъ. О Пушкинъ судить ни! Я помню это время, счастливое время, не легко. Вы верно читали его «Элегію» въ когда въ глуши провинціи, въ глуши увзд- октябрьской книжкв «Библіотеки для Чтенія»? наго городка, въ лътніе дни, изъ растворен- Вы върно были потрясены глубокимъ чувныхъ оконъ, носились по воздуху эти звуки, ствомъ, которымъ дышитъ это создание? Упо-«подобные шуму волнъ» или «журчанію ру- мянутая «Элегія», кром'т утышительныхъ надеждъ, подаваемыхъ ею о Пушкинъ, еще за-Невозможно обозрѣть всѣхъ его созданій и мѣчательна и въ томъ отношеніи, что заклюопредвлить характеръ каждаго: это значило чаетъ въ себв самую вврную характеристику

> Порой опять гармоніей уньюсь, Надъ вымысломъ слезами обольюсь.

ше прежнихъ...

Теперь изъ нихъ

Иныхъ ужъ нѣтъ, а тѣ далече, Какъ Сади некогда сказалъ.

замётить, что только нына его начинають венные края, цънить по достоинству, ибо уже реакція кончилась, партіи похолодівли. И такъ, теперь даже и въ шутку никто не поставитъ имени Барятынскаго подле имени Пушкина. Это Другой-поэть воинь, со всей военной отостроуміемь. Прежде его возвышали не по за- которой ніть истиннаго таланта. слугамъ; теперь, кажется, унижаютъ неоснои самъ разуверился въ немъ.

шимъ талантамъ пушкинскаго періода. По ченія и шель не по своей дорогь. форм'в своих в сочиненій онъ всегда быль по- О. Н. Глинка... но что я скажу объ немъ?

Ла. я свято върю, что онъ вполнъ раздъляль вліяніемъ Жуковскаго. Всёмъ извёстно, что безотралную муку отверженной любви черно- несчастіе пробудило поэтическій таланть Козокой черкешенки, или своей ильнительной дова: поэтому какое-то грустное чувство, по-Татьяны, этого лучшаго и любимвишаго иде- корность воль провидьнія и упованіе на мадоала его фантазін; что онъ, вмъсть съ своимъ воздаяніе за гробомъ составляють отличительмрачнымъ Гиреемъ, томился этой тоской ду- ный характеръ его созданій. Его «Чернепъ». ши, пресыщенной наслажденіями в все еще надъ которымъ было продито столько слезъ не въдавшей наслаждения; что онъ горълъ не- прекрасными читательницами и который былъ истовымъ огнемъ ревности, вмъстъ съ Заре- сколкомъ съ Байронова «Джяура», особенно мой и Алеко, и упивался ликой любовью Зем- отличается этимъ одностороннимъ характефиры; что онъ скорбълъ и радовался за свои ромъ; последовавшія за нимъ поэмы были поилеалы, что журчаніе его стиховъ согласова- степенно слабе. Мелкія сочиненія Козлова лось съ его рыданіями и см'яхомъ... Пусть отличаются неподд'яльнымъ чувствомъ, роскажуть, что это пристрастіе, инолопоклон- скошной живописностью картинъ, звучнымъ ство, дътство, глупость, но я лучше хочу въ- и гармоническимъ языкомъ. Какъ жаль, что рить тому, что Пушкинъ мистифицируеть онъ писалъ баллады! Баллада безъ народно-«Библіотеку для Чтенія», чёмъ тому, что его сти есть родъ ложный и не можеть возбужталантъ погасъ. Я върю, думаю, и мив отрад- дать участія. Притомъ же онъ силился создать но върить и думать, что Пушкинъ подарить какую-то славянскую балладу. Славяне жили насъ новыми созданіями, которыя будуть вы- давно и мало извастны намъ; такъ для чего же выволить на спену онзмеченныхъ Всемилъ Вместь съ Пушкинымъ появилось множе- и Остановъ? Козловъ много повредилъ своей ство талантовъ, теперь большей частью забы- художнической знаменитости еще и тъмъ, что тыхъ или готовящихся быть забытыми, но иногда писалъ какъ будто отъ скуки: это въ нъкогда имъвшихъ алтари и поклонниковъ, особенности можно сказать о его нынъшнихъ произведеніяхъ.

Языковъ и Давыдовъ (Д. В.) имбютъ много общаго. Оба они-замвчательныя явленія въ нашей литературь. Одинъ — поэтъ-сту-Баратынскаго ставили на одну доску съ дентъ, безпечный и кипящій избыткомъ юна-Пушкинымъ; ихъ имена всегда были нераз- го чувства, воспеваетъ потехи юности, пилучны, даже однажды два сочиненія этихъ по- рующей на праздникъ жизни, пурпуровыя этовъявились въодной книжкъ, подъоднимъ уста, черныя очи, лилейныя перси и дивныя нереплетомъ. Говоря о Пушкинъ, я забылъ брови красавицъ, огненныя ночи и незаб-

> Глѣ пролетъла шумно, шумно, Лихая молодость его.

значило бы жестоко издъваться надъ пер- кровенностью, со всъмъ жаромъ неохлажденвымъ и не знать цёны второму. Поэти- наго годами и трудами чувства, въ удалыхъ ческое дарованіе Баратынскаго не под- стихахъ разсказываетъ намъ о проказахъ мовержено ни мальйшему сомньнію. Правда, лодости, объ ухарскихъ забавахъ, о лихихъ онъ написаль плохую поэму «Ппры», плохую навздахь, о гусарскихъ ппрушкахъ, о своей поэму «Эдда» (Бедную Лизу въ стихахъ), любви къ какой-то гордой красавице. Какъ плохую поэму «Наложницу», но вм'єсть напи- тоть, такь и другой нер'єдко срывають съ салъ и нъсколько прекрасныхъ элегій, дыша- своихъ лиръ звуки сильные, громкіе и торщихънеподдельнымъчувствомъ, изъкоторыхъ жественные; нередко трогаютъ выражениемъ «На смерть Гёте» можетъ назваться образ- чувства живого и пламеннаго. Ихъ одностоцовой, — насколько посланій, отличающихся ронность въ нихъ есть оригинальность, безъ

Подолинскій подаль о себ'в самым лестныя вательно. Замвчу еще, что Баратынскій надежды, и къ несчастью не выполниль ихъ. обнаруживаль во времена оны претензін на Онь владіль поэтическимь языкомь и не критическій талантъ; теперь, я думаю, онъ быль лишенъ поэтическаго чувства. Мнв кажется, что причина его неуспаха заключается Козловъ принадлежитъ къ замъчательнъй- въ томъ, что онъ не созналъ своего назна-

дражателемъ Пушкина, по господствующему Вы знаете, какъ благоуханны цвъты его же чувству ихъ, кажется, находился подъ поэзін, какъ нравственно и свято его худо-

обезоружитъ. Но, вполив сознавая его по- сались? Ничуть не бывало! Многіе изт, ниут, этическое дарованіе, нельзя въ то же время и теперь иншуть еще или по крайней мырк не сознаться, что оно ужь черезчурь одно- и теперь еще могуть писать такъ же усрощо. стороние: правственность правственностью, какъ и прежде; но, увы! уже не могуть воза выльодно и то же прискучить. Ө. Н. Глинка буждать своими сочиненіями бывалаго энтуписаль много, и потому между многими пре- зіазма въ читателяхъ. Отчего же? Оттого. красными пьесками у него чрезвычайно повторяю, что они могли быть и не быть, что много пьесъ рышительно посредственныхъ. Пылкость юности принимали за тревогу вдох-Причиной этого, кажется, то, что онъ смот- новенія, способность принимать впечатлічнія рить на творчество, какъ на занятіе, какъ изящнаго-за способность поражать пругиль на невинное препровождение времени, а не впечатлиниями изящнаго, способность «опикакъ на призвание свыше, и вообще какъ-то сывать всякую данную материю съ накотонизменно смотрить на многіе предметы. Луч- рымь подражательнымъ вымысломъ» \*) гаршими своими стихами онъ обязанъ религоз- моническими стихами - за способность воснымъ вдохновеніямъ. Его поэма «Карелія» производить въ слов'я явленія всеобщей заключаетъ въ себъ много красотъ, можетъ- жизни природы. Они заняли у Пушкина быть еще больше недостатковъ.

салъ предестную поэтическую панихиду, но которыя составляють только внёшнюю сто-Дельвига Пушкинъ почитаетъ человъкомъ рону его созданій; но не заняли у него чувсъ необыкновеннымъ дарованіемъ: куда же ства глубокаго и страдательнаго, которымъ миж спорить съ такими авторитетами? Дель- они дышать, и которое одно есть источникъ вига почитали нъкогда огречившимся въм-жизни художественныхъ произведеній. Поцемъ: правда ли это? De mertuis aut bene, этому-то они какъ будто скользять по явлеaut nihil, и потому я не хочу обнаруживать ніямъ природы и жизни, какъ скользить по моего собственнаго мнинія объ этомь поэти. предметамь блидный лучь зимняго солнца, а Вотъ что некогда было напечатано въ «Мо- не проникають въ нихъ всей жизнью своей: сковскомъ Въстникъ о его стихотвореніяхъ: поэтому-то они какъ будто только описываютъ «ихъ можно прочитать съ легкимъ удоволь- предметы или разсуждають о нихъ, а не ствіемъ, но не болѣе». Такихъ поэтовъ много чувствуютъ ихъ. И потому-то вы прочтете было въ прошлое десятилътіе.

> Берегъ! Берегъ!... Истертое выражение.

новеннымъ множествомъ стихотворцевъ-ноэ- вътныхъ мечтаній и думъ, и вотъ вамъ притовъ: это рашительно періодъ стихотворства, чина, отчего нимало не шевелятъ вашего превратившагося въ совершенную манію. Не сердца эти стихи, накогда столь иланявшіе говоря уже о стихотворцахъ бездарныхъ, васъ. Нынт не то время, что прежде: нынт авторахъ «киргизскихъ», «московскихъ» и только стихами, ознаменованными печатью другихъ «пленниковъ», авторахъ «Бель- высокаго таланта, если не генія, можно заскихъ» и другихъ «Евгеніевъ», подъ раз- ставить читать себя. Нынъ требують стиными именами, сколько людей, если не съ ховъ выстраданныхъ, —стиховъ, въ которыхъ талантомъ, то съ удивительной способностью, слышались бы вопли души, исторгаемые неесли не къ поэзіи, то къ стихотворству! Сти- земными муками; -- словомъ, нынъ хами и отрывками изъ поэмъ было наводнено многочисленное покольние журналовъ и альманаховъ; опытами въстихахъ, собраніями стиховъ и поэмами были наводнены книжныя лавки. И во всемъ былъ виноватъ одинъ литераторовъ нашихъ, Шевыревъ, съ ран-Пушкинъ: вотъ едва ли не единственный, нихъ лътъ своей жизни предавшійся наукъ хотя и неумышленный гръхъ его въ отно- и искусству, съ раннихъ лътъ выступившій шенін къ русской литературь! И такъ, о на благородное поприще дъйствованія въ бездарныхъ писакахъ много говорить не- пользу общую, слишкомъ хорошо поняль и чего, бранить ихъ тоже нечего: мсти- почувствоваль этоть недостатокъ, столь общій тельная Лета давно уже наказала ихъ. По- почти всёмъ его сверстникамъ и товарищамъ говорю лучше о людяхъ, отличившихся нъ- по ремеслу. Одаренный поэтическимъ таланкоторой степенью таланта или по крайней . мъръ способности. Отчего они такъ скоро \*, См. «Пінтическія Правила» Аполлоса.

жественное направление: это хоть кого такъ утратили свою знаменитость? Или они выпиэтоть стихъ гармоническій и звучный, от-Дельвигъ... Но Дельвигу Языковъ напи- части и эту поэтическую прелесть выражения. ихъ стихи, иногда и съ удовольствіемъ, если не съ наслажденіемъ; но они никогда не оставять въ душѣ вашей рѣзкаго впечатлѣнія, никогда не заронятся въ вашу память. Присовокупите къ этому еще односторон-Пушкинскій періодъ отличается необык- ность ихъ направленія и однообразіе ихъ за-

> Плачь пеестественный досадень, Сифшно жеманное вытье...

Одинъ изъ молодыхъ замѣчательнѣйшихъ

томъ, что особенно доказывають его перево- ховъ, но прочтите тѣ изъ его произвеленій. лы изъ Ипплера, изъ которыхъ многіе самъ которыя имѣютъ большее или меньшее отно-Жуковскій не постыдился бы назвать своими; шеніе къ его жизни; прочтите «Думу на беобогапиенный познаніями, коротко знакомый регу моря», его «Вечернюю Зарю», его со всеобщей исторіей литературь, что дока- «Провидьніе» — и вы сознаете въ Полежаевъ зывается многими его критическими трудами таланть, увидите чувство!... и особенно отлично исполняемой имъ должностью профессора при Московскомъ уни- поэтъ, не похожемъ ни на одного изъ всъхъ верситеть, онъ, какъ видно изъ его ориги- упомянутыхъ мною. поэть оригинальномъ и нальныхъ произведеній, решился произвести самобытномъ, не признавшемъ надъ собою реакцію всеобщему направленію литературы вліянія Пушкина, и едва ли не равномъ ему: тогдашняго времени. Въ основании каждаго говорю о Грибофдовф, Этотъ человъкъ слишего стихотворенія лежить мысль глубокая и комъ много належдь унесь сь собою въ поэтическая, видны претензіи на Шиллеров- гробъ. Онъ быль назначень быть творцомь скую обширность взгляда и глубокость чув- русской комедіи, творцомъ русскато театра. ства, и, надо сказать правду, его стихъ всегда отличался энергической краткостью, крыю- я люблю его, то есть всыми сидами души вастью и выразительностью. По цъль вредить шей, со встить энтузіазмомъ, со встить изступпоэзін; притомъ же, назначивъ себъ такую леніемъ, къ которому только способна пылсредствами, чтобы ее достойно выполнить, чатльній изящнаго? Или, лучше сказать, модъльное чувство, при всъхъ ихъ достоин- немъ всъ чары, всъ обаянія, всъ обольщенія ствахъ, часто обнаруживаютъ более усилія изящныхъ искусствъ? Не есть ли онъ исклю-Одинъ телько Веневитиновъ могь согла- чувствъ, готовый во всякое время и при сить мысль съ чувствомъ, идею съ формой, всякихъ обстоятельствахъ возбуждать и волибо изъ всехъ молодыхъ поэтовъ пуш- новать ихъ, какъ воздымаетъ урганъ песчавъ ея святилище, могъ

Въ ея таинственную грудь, Какъ въ сердце друга, заглянуть,

немъ, но тъмъ не менъе и замъчательномъ, такъ сказать, музыкально: его предметъ-

Теперь мнв остается сказать объ одномъ

Театра!... Любите ли вы театръ такъ, какъ высокую цёль, надо обладать и великими кая молодость, жадная и страстная до впе-Поэтому большая часть оригинальных в про- жете ли вы не любить театра больше всего изведеній Шевырева, за исключеніемъ весь- на світь, кромь блага и истины? И въ сама не многихъ, обнаруживающихъ непод- момъ деле, не сосредоточиваются ли въ ума, чёмъ изліяніе горячаго вдохновенія. чительно самовластный властелинъ нашихъ кинскаго періода онъ одинъ обнималь при- ныя метели въ безбрежныхъ степяхъ Арароду не холоднымъ умомъ, а пламеннымъ віи?... Какое изъ всёхъ искусствъ владеетъ сочувствіемъ, и силой любви могь проникать такими могущественными средствами поражать душу впечатленіями и играть ею самовластно... Лиризмъ, эпопея, драма — отдаете ли вы чему-нибудь изъ нихъ ръшительное предпочтеніе, или все это любите одинаково? Труди потомъ передавать въ своихъ созданіяхъ ный выборъ, не правда ли? Вѣдь въ мощныхъ высокія тайны, подсмотр'єнныя имъ на этомъ строфахъ богатыря Державина и въ разнедоступномъ алтаръ. Веневитиновъ есть нообразныхъ напъвахъ протея Пушкина единственный у насъ поэть, который даже предображается та же самая природа, что современниками быль понять и оценень по и въ поэмахъ Байрона или романахъ Вальдостоинству. Это была прекрасная утренняя терь-Скотта, а въ этихъ последнихъ—та же заря, предрекавшая прекрасный день: въ самая, что и въ драмахъ Шекспира и Шилэтомъ согласились всв партіи. Долгъ спра- лера? И однако-же я люблю драму предповедливости заставляеть меня упомянуть еще чтительно, и, кажется, это общій вкусь. Лио Полежаевъ, талантъ, правда, односторон- ризмъ выражаетъ природу неопредъленно и, Кому не извъстно, что этотъ человъкъ есть вся природа во всей ея безконечности; преджалкая жертва заблужденій своей юности, меть же драмы есть исключительно челов'якъ несчастная жертва духа того времени, когда и его жизнь, въ которой проявляется высталантливая молодежь на почтовыхъ мча- шая, духовная сторона всеобщей жизни лась по дорог'в жизни, стремилась упиваться вселенной. Между искусствами драма есть жизнью, а не изучать ее, смотрала на жизнь, то же, что исторія между науками. Человакъ какъ на буйную оргію, а не какъ на тяжкій всегда быль и будеть самымъ любопытнівйподвигь? Не читайте его переводовъ (псклю- шимъ явленіемъ для человъка, а драма предчая Ламартиновой пьесы: «l'Homme à Lord ставляеть этого челов'яка въ его в'ячной Byron»), которые какъ-то нейдуть въ душу; борьбѣ съ своимъ я и съ своимъ назначене читайте его шутливыхъ стихотвореній, ніемъ, въ его вёчной деятельности, источкоторыя отзываются слишкомъ трактирнымъ никъ которой есть стремленіе къ какому-то разгуломъ; не читайте его заказныхъ сти- темному идеалу блаженства, редко имъ по-

стигаемаго и еще ръже достигаемаго. Сама если въ вашемъ воображении мелькалъ коглаэпопея отъ прамы занимаетъ свое достоинство: нибудь, подобно легкому виденію ночи, какойромань безь драматизма вяль и скучень. Въ то пленительный образъ, давно вами забытый, нъкоторомъ смыслъэнонея есть только особен какъ мечта несбыточная, -здъсь эта жажда чая форма прамы. И такъ, положимъ, что вспыхнеть въ васъ съ новой, неукротимой прама есть, если не лучшій, то ближайшій къ силой, здась этоть образь снова явится вамь. намь родь поэзіи. Что же такое театрь, гдв эта и вы увидите его очи, устремленныя на васъ могущественная драма облекается съголовы съ тоской и любовью, упьетесь его обаятельпо ногь въ новое могушество, гдв она всту- нымъ дыханіемъ, содрогнетесь отъ огненнаго паетъ въ союзъ со всъми искусствами, призы- прикосновенія его руки... Но возможно ди ваеть ихъ на свою помощь и береть у нихъ описать всв очарованія театра, всю его мавсь среиства, всь оружія, изъкоторых в каждое, гическую силу надъ душой человьческой?... отдъльно взятое, слишкомъ сильно для того. О, какъ было бы хорошо, еслибы у насъ былъ чтобы вырвать васъизътеснаго міра суеть и свой, народный, русскій театры!... Въ самомъ ринуть въ безбрежный міръ высокаго и пре- дёле, видеть на сцене всю Русь, съ ея докраснаго? Что же такое, спрашиваю васъ, бромъ и зломъ, съ ея высокимъ и смъшнымъ, этотъ театръ?.. О, это истинный храмъ искус- слышать говорящими ея доблестныхъ героевъ, ства, при входь въ который вы мгновенно от- вызванныхъ изъ гроба могуществомъ фанта. дъляетесь отъ земли, освобождаетесь отъ жи- зіи, видъть біеніе пульса ея могучей жизни... тейскихъ отношеній! Эти звуки настраивае- О, ступайте, ступайте въ театръ, живите и мыхъ въ оркестре инструментовътомять вашу умрите въ немъ, если можете!... душу ожиданіемъ чего-то чудеснаго, сжиманеизъяснимо-сладостнаго блаженства, этотъ большомъ домъ, который называють русскимъ народъ, наполняющій огромный амфитеатръ, театромъ, тамъ, говорю я, вы увидите параздъляеть ваше нетериъливое ожиданіе, вы родіи на Шекспира или Шиллера, пародіи разсвянныхъ по прекрасному Божію творе- словомъ, тамъ нію и сосредоточенных в на тесномъпространствв сцены! И вотъ грянулъ оркестръ — и душа ваша предошущаеть въ его звукахъ тѣ впечатлівнія, которыя готовятся поразить ее; и вотъ поднялся занавъсъ-и передъ взорами вашими разливается безконечный міръ стра- скучная забава!.. Но не будемъ слишкомъ стей и судебъ человъческихъ! Вотъ умоляю- строги къ театру: не его вина, что онъ такъ лије вопли кроткой и любящей Дездемоны мѣ- плохъ. Гдѣ у насъ драматическая литерашаются съ бъщеными воплями ревниваго тура, гдъ драматические таланты? Гдъ наши Отелло; вотъ, среди глубокой полночи, появ- трагики, наши комики? Ихъ много, очень ляется леди Макбетъ, съ обнаженной грудью, много; ихъ имена всёмъ извёстны, и потому съ растрепанными волосами, и тщетно ста- не хочу перебирать ихъ, ибо мои похвалы рается стереть съ своей руки кровавыя ничего не прибавять къ той громкой славъ, пятна, которыя мерещатся ей въ мукахъ которой они по справедливости пользуются. мстительной совъсти; вотъ выходить бъдный И такъ, обращаюсь къ Грибоъдову. Тамлеть съ его завътнымь вопросомь: «быть или не быть»; вотъ проходять передъ нами всемъ хорошо понимаю различіе между этими и божественный мечтатель Поза, и два рай- двумя словами; значенія же слова трагедія соскіе цвітка — Максъ и Текла, съ ихъ небес- всімъ не понимаю) давно ходила въ рукониси. ной любовью, — словомъ, весь роскошный и О Грибовдовв, какъ и о всвхъ примвчатель- безграничный міръ, созданный плодотвор- ныхълюдяхъ, было много толковъ и споровъ; жизнью, страдаете не своими скорбями, ра- ему не хотьли отдавать справедливости ть людуетесь не своимъ блаженствомъ, трепещете ди, которые удивлялись АВ, СВ, ЕГ, и пр. Но не за свою опасность, здёсь ваше холодное публика разсудила иначе: еще до печати и л исчезаеть въ пламенномъ эниръ любви, представленія рукописная комедія Грибофдова Если васъ мучить тягостная мысль о труд- разлилась по Россіи бурнымъ потокомъ. номъ подвигъ вашей жизни и слабости ва- Комедія, по моему мнѣнію, есть такая же шихъ силь, вы здъсь забудете ее; если душа драма, какъ и то, что обыкновенно называша алкала когда-нибудь любви и упоенія, вается трагедіей; ея предметь есть предста-

Но, увы! все это поэзія, а не проза, — мечты, ють ваше сердце предчувствіемъ какого-то а не существенность! Тамъ, то-есть въ томъ сливаетесь съ нимъ въ одномъ чувствъ; этотъ смъшныя и безобразныя; тамъ выдають вамъ роскошный и великольшный занавьсь, это море за трагедію корчи воображенія; тамъ васъ огней намекаетъ вамъ о чудесахъ и дивахъ, потчуютъ жизнью, вывороченной на изнанку;

. Мельпомены бурной Протяжно раздается вой, Тамъ машетъ мантіей мишурной Она предъ хладною толпой!

Говорю вамъ, не ходите туда; это очень

Грибовдова комедія или драма (я не соной фантазіей Шекспировъ, Шиллеровъ, ему завидовали нѣкоторые наши геніи, въ то Гёте, Вернеровъ... Вы здёсь живете не своей же время удивлявшіеся «Ябедѣ» Капниста;

нашего общества; безъ всякаго сомивнія, это зываются толкучимъ рынкомъ. Впрочемъ, таланта Грибовдова, первой русской комедіей; доступнве философіи для всвую классовь. да и сверхъ того, каковы бы ни были эти Почти вмёсть съ Пушкинымъ вышелъ на ъдовъ лишилась Шекспира комедіи...

тельно. Булгаринъ былъ начинщикомъ, а на- Мардинскимъ. Въ ожидани, пока совершитвать вамъ, всегда безсмертны, и потому беру тримъ его права на такой громадный автори-

вленіе жизни въ противорьчіи съ идеейжизни; Скотта, Оаддея Венедиктовича Булгарина. ея элементь есть не то невинное остроуміе, ко- вмёстё съ именемъ московскаго Вальтерьторое добродушно издавается надъвсамъ изъ Скотта, Александра Анфимовича Орлова. одного желанія позубоскалить; п'ять, ея эле- всегда будеть составлять дучезарное созв'яменть есть этоть желчный юморь, это грозное діе на горизонть нашей литературы. Остронегодованіе, которое не удыбается шутливо, а умный Косичкинь уже опіниль какь сліхохочеть яростно, которое преследуеть ничто- дуеть обоихь этихь знаменитых инсателей. жествои эгоизмъне эпиграммами, а сарказмами. показавъ намъ сравнительно ихъ достоин-Коменія Грибовдова есть истинная divina ства, и потому, не желая повторять Косичcomedia! Это совсёмъ не смёшной анекдотець, кина, я выскажу о Булгарине мнене, теперь переложенный на разговоры, — не такая коме- для всёхъ общее, но еще нигде не выскадія, гда действующія лица нарицаются Добря- занное цечатно. Неужели и въ самомъ пала ковыми, Плутоватиными, Обираловыми в пр.; Булгаринъ совершенно равенъ Орлову? Гоея персонажи давно были вамъ извъстны въ ворю утвердительно, что нътъ; ибо, какъ натурь, вы видьли, знали ихъ еще до про- писатель вообще, онъ несравненно выше его. чтенія «Горя отъ ума», и однакожъ вы уди- но какъ художникъ собственно, онъ немного вляетесь имъ, какъ явленіямъ совершенно пониже его. Хотите ли знать, въ чемъ соновымь для вась: вотъ высочайшая истина стоить главная разница между сими свътипоэтического вымысла! Лица, созданныя Гри- лами нашей словесности? Одинъ изъ нихъ бовдовымъ, не выдуманы, а сняты съ натуры много видель, много слышалъ, много читалъ, во весь рость, почерпнуты со дна действи- быль и бываеть везде; другой, белный, не тельной жизни; у нихъ не написано на лбахъ только не былъ въ Испаніи, но даже и не ихъ добродетелей и пороковъ, но они заклей- выёзжаль за русскую границу; при знаніи мены печатью своего ничтожества, заклеймены датинскаго языка (знаніи, впрочемъ не домстительной рукой палача-художника. Каж- казанномъ никакимъ изданіемъ Горація, ни дый стихъ Грибобдова есть сарказмъ, вырвав- съ своими, ни съ чужими примъчаніями), не шійся изъдуни художника въ пылу негодова- совсёмъ твердо владеть и своимъ отеченія; его слогь есть par excellence разговорный, ственнымь, да и не мудрено: онъ не имѣлъ Недавно одинъ изъ нашихъ примъчательнъй- случая «прислушиваться къ языку хорошей шихъ инсателей, слишкомъ хорошо знающій компаніи». И такъ, все дёло въ томъ, что общество, замѣтиль, что только одинъ Грибо- сочиненія одного выглажены и вылощены, ждовъ умълъ переложить на стихи разговоръ какъ полъ гостиной, а сочинения другого отне стоило ему ни малейшаго труда, но темъ удивительное дело! -- несмотря на то, что оба не менье это все-таки великая заслуга съ его они писали для разныхъ классовъ читателей. стороны, ибо разговорный языкъ нашихъко- они нашли въ одномъ и томъ же класс свою миковъ... Но я уже объщался не говорить о публику. И надо думать, что эта публика бунашихъ комикахъ... Конечно это произведе- детъ благосклоннее къ Александру Анфимоніе не безъ недостатковъ въ отношеніи къ вичу, ибо онъ больше поэть, тогда какъ Өадсвоей целости, но оно было первымъ опытомъ дей Венедиктовичъ более философъ, а поэзія

недостатки, они не помѣшаютъ ему быть об-литературное поприще и Марлинскій. Это разцовымъ, геніальнымъ произведеніемъ и не одинъ изъ самыхъ примѣчательнѣйшихъ навъ русской литературъ, которая въ Грибо- шихъ литераторовъ. Онъ теперь безусловно пользуется самымъ огромнымъ авторитетомъ: Довольно о поэтахъ-стихотворцахъ, пого- теперь передъ нимъ все на колѣнахъ; если воримъ о поэтахъ-прозаикахъ. Знаете ли, чье еще не всѣ въ одинъ голосъ называють его имя стоитъ между ними первымъ въ пуш- русскимъ Бальзакомъ, то потому только, что кинскомъ період'є словесности? Имя Булга- боятся унизить его этимъ, и ожидаютъ, чтобы рина, милостивые государи. Это и не удиви- французы назвали Бальзака французскимъ чинщики, какъ я уже имътъ честь доклады- ся это чудо, мы похладнокровнее разсмосмёлость увёрить васъ, что имя Булгарина теть. Конечно страшно выходить на бой съ такъ же безсмертно въ области русскаго ро- общественнымъ митніемъ и возставать явно мана, какъ имя московскаго жителя Матвея противъ его идоловъ; но я решаюсь на это Комарова \*). Имя петербургскаго Вальтеръ- не столько по смёлости, сколько по безкорыстной любви къ истинъ. Впрочемъ меня ободряеть въ этомъ случав и то, что это страшное общественное мнание начинаетъ мало-по-

<sup>\*)</sup> Авторъ «Полиціона», «Англійскаго Милорда» и другихъ подобныхъ знаменитыхъ произведеній.

всёхъ на свётё авторитетовъ.

сбиты на одну колодку и отдичаются другь третовъ вышло изъ-подъ плодотворной киотъ друга только именами; что онъ повто- сти Бальзака, и между темъ повторилъ ли ряеть себя въ каждомъ новомъ произведе- онъ себя хотя въ одномъ изънихъ?.. Таковы ніи; что у него болье фразъ, чьмъ мыслей, ли въ этомъ отношеніи созданія Марлинскаго? болбе риторическихъ возгласовъ, чемъ выра- Его Амаллатъ-Бекъ, его полковникъ В\*\*\*, женій чувства. У насъ мало писателей, ко его герой «Страшнаго Гаданья», его капиторые бы писали столько, какъ Марлинскій, танъ Правинъ, вст они родные братцы, кои слога: они должны быть оригинальные.

написалъ этотъ человъкъ и, несмотря на то, остроумія. есть ли въ его повъстяхъ хотя одинъ ха- Мна кажется, что романъ не его дъло, ибо рактеръ, хотя одно лицо, которое бы сколько- у него нътъ никакого знанія человъческаго нибудь походило на другое? О, какое непо- сердца, никакого драматическаго такта. Для стижимое искусство обрисовывать характеры чего напримеръ заставиль онъ князя, для со всёми оттынками ихъ индивидуальности! котораго всё радости земли и неба заключа-Пе преследоваль ли вась этоть грозный и лись въ устрицахъ, для котораго вкусный

малу приходить въ память отъ оглушитель- холодный обликъ Феррапуса, не мерешился наго удара, произведеннаго на него полнымъ ли онъ вамъ и во сив, и на яву, не бролилъ изданіемъ «Русскихъ Пов'єстей и Разска- ли за вами неотступной тінью? О, вы узнали зовъ» Мардинскаго: начинаютъ ходить тем- бы его между тысячами; и между тъмъ въ ные толки о какихъ-то натяжкахъ, о скуч- повести Бальзака онъ стоитъ въ тени, обриномъ однообразіи, и тому подобномъ. И такъ, сованъ слегка, мимоходомъ и заставленъ лия рышаюсь быть органом в новаго обществен- цами, на которых в сосредоточивается главный наго мижнія. Знаю, что это новое мижніе питересь поэмы. Отчего же это липо возбужнайдеть еще слишкомъ много противниковъ, даеть въ читатель столько участія и такъ но, какъ бы то ни было, а истина дороже глубоко вризывается въ его воображение? Оттого, что Бальзакъ не выдумалъ, а со-На безлюдьи истинныхъ тадантовъ въ на- здалъ его, оттого, что онъ мерещился ему шей литератур'я таланты Марлинскаго ко- прежде, нежели была написана первая строка нечно явление очень примъчательное. Онъ повъсти, что онъ мучилъ художника до тъхъ одаренъ остроуміемъ неподдёльнымъ, владё- поръ, пока онъ не извелъ его изъ міра души етъ способностью разсказа, неръдко живого своей въ явленіе, для всъхъ доступное. Вотъ и увлекательнаго, умъеть иногда снимать съ мы видимъ теперь на сценъ и «Другого изъ природы картинки-загляденье. Но вместе Тринадцати»: Феррагусь и Монриво видимо съ этимъ нельзя не сознаться, что его та- одного покроя, люди съ душой глубокой, лантъ чрезвычайно одностороненъ, что его какъ морское дно, съ силой воли непреодопретензін на пламень чувства весьма подо- лимой, какъ воля судьбы; и однакожъ, спразрительны, что въ его созданіяхъ нёть ни- шиваю васъ, похожи ли они хотя сколькокакой философіи, никакого драматизма; что нибудь другь на друга, есть ли между ними всл'ядствіе этого вс'ь герои его пов'єстей что-нибудь общее? Сколько женскихъ порно это обиліе происходить не оть огромно- торых различить трудно самому их вродисти дарованія, не оть избытка творческой телю. Только разв'в первый изъ нихъ недъятельности, а отъ навыка, отъ привычки много отличается отъ прочихъ своимъ азіписать. Если вы имфете хотя нфсколько да- атскимъ колоритомъ. Гдф же творчество? рованія, если образовали себя чтеніемъ, если Притомъ, сколько натяжекъ! Можно сказать, запаслись извъстнымъ числомъ идей и со- что натяжка у Марлинскаго такой конекъ, общили имъ некоторый отпечатокъ своего съ котораго онъ редко слезаетъ. Ни одно изъ характера, своей личности, то берите перо действующихъ лицъ его повестей не скаи сміло пишите съ утра до ночи. Вы дой- жеть ни слова просто, но вічно съ ужимкой, дете наконецъ до искусства во всякую пору, въчно съ эпиграммой или съ каламбуромъ, во всякомъ расположении духа писать о или съ подобіемъ, -- словомъ, у Марлинскаго чемъ вамъ угодно; если у васъ придумано каждая копъйка ребромъ, каждое слово занъсколько нышныхъ монологовъ, то вамъ не виткомъ. Надо сказать правду: природа съ трудно будеть придълать къ нимъ романъ, избыткомъ наградила его этимъ остроуміемъ, драму, повъсть; только позаботьтесь о формъ веселымъ и добродушнымъ, которое колетъ, но не язвить, щекочеть, но не кусаеть; но Вещи всего лучше познаются сравненіемъ, и здясь онъ часто пересаливаеть. У него Если два писателя пишутъ въ одномъ родё и есть цёлыя огромныя повёсти, какъ напр. имъють между собой какое-нибудь сходство, «Навзды», которыя суть не пное что, какъ то ихъ не иначе можно оценить въ отноше- огромныя натяжки. У него есть талантъ, но ній другь къ другу, какъ выставивъ парал- таланть не огромный, - таланть, обезсиленлельныя м'вста: это самый лучшій пробный ный вічнымь принужденіемь, избившійся п камень. Посмотрите на Бальзака: какъ много растрясшійся о ини и колоды вынсканнаго

столь всегда быль дороже жены и ея чести, призракь литературы; ибо тогла было въ гръхъ, въ которомъ онъ не виноватъ ни ду- простодушной и убійственной вмёсть.. шой, ни тёломъ, въ томъ, что будто онъ своими повъстями отворилъ двери для народности въ русскую литературу: вотъ что, такъ ужъ неправда! Эти повъсти принадлесдълать.

быль естественные и меные натягивался.

лля чего заставиль онъ его проговорить ней движеніе, жизнь и даже какая-то попатетическій монологь осквернителю его брач- степенность въ развитіи. Сколько новыхъ наго ложа. - монологъ, который сдёлалъ бы явленій, сколько талантовъ, скольке попычесть и самому Правану? Это просто натя- токъ на то и другое! Мы было уже и въ сажечка, закулисная подставочка; автору хо- момъ деле отъ души стали верить, что иметьлось быть нравственнымъ на манеръ Бул- емъ литературу, имвемъ своихъ Байроновъ, гарина. Вообще онъ не мастеръ скрывать за- Шиллеровъ, Гёте, Вальтеръ-Скоттовъ, Томакулисныя машины, на которыхъ вертится зда- совъ Муровъ; мы были веселы и горды, какъ ніе его пов'єстей; он'є у него всегда на виду. д'єти праздничными обновами. И кто же Впрочемъ въ его повъстяхъ встръчаются быль нашимъ разочарователемъ, нашимъ иногда м'вста истинно прекрасныя, очерки Мефистофелемъ? Кто явился сильной, грозистинно мастерскіе; таково напримірь опи- ной реакціей и горазло поохладиль наши саніе русскаго простонароднаго Мефистофеля восторги? Помните ли вы Никодима Арии вообще всв сцены деревенскаго быта въ старховича Надоумку; помните ли, какъ, вы-«Страшномъ Гаданіи»; таковы многія кар- ступивъ на сцену на своихъ скудельныхъ тины, снятыя съ природы, исключая впро- ножкахъ, онъ разсеялъ наши сладкія мечты чемъ кавказскихъ очерковъ, которые натя- своимъ добродушно-лукавымъ: «хе! хе! хе!»? нуты до тошноты, до nec plus ultra. По мнв, Помните ли, какъ мы всв уцвининсь за наши лучшія его пов'єсти суть «Испытаніе» и авторитеты и авторитетики, и руками и но-«Лейтенантъ Бълозоръ»; въ нихъ можно гами отстаивали ихъ отъ нападеній грознаотъ души полюбоваться его талантомъ, ибо го аристарха? Не знаю, какъ вы, а я очень онъ въ нихъ въ своей тарелкъ. Онъ смъется хорошо помню, какъ всъ сердились на него: надъ своимъ стихотворствомъ, но мит пере- помию, какъ я самъ сердился на него. И водъ его пъсенъ горцевъ въ «Амаллатъ- что же? Ужъ сбылась большая часть его зло-Бекъ» кажется лучше всей повъсти; въ нихъ въщихъ предсказаній, и теперь уже никто такъ много чувства, такъ много оригиналь- не сердится на покойника!.. Да! Никодимъ ности, что и Пушкинъ не постыдился бы Аристарховичъ былъ замѣчательное лицо въ назвать ихъ своими. Равнымъ образомъ и нашей литературъ; сколько надълалъ онъ въ его «Андрев Переяславскомъ», особенно тревоги, сколько произвелъ кровопролитныхъ во второй главу, встручаются муста истинно войну, каку храбро сражался, каку жестоко поэтическія, хотя цілое произведеніе слиш- поражаль своихъ противниковъ и этимъ слокомъ отзывается дътствомъ. Всего страннъе гомъ, иногда оригинальнымъ до тривіальновъ Марлинскомъ, что онъ съ удивительной сти, но всегда резкимъ и меткимъ, и этимъ скромностью недавно сознался въ такомъ твердымъ силлогизмомъ, и этой насмѣшкой,

## И гдъ же твой, о витязь, прахъ? Какою взять могилой?

Что скажу я о журналахъ тогдашняго жатъ къ числу самыхъ неудачныхъ его по- времени? Неужели умолчу о нихъ? Они въ пытокъ, въ нихъ онъ народенъ не больше то время получили такую важность въ гла-Карамзина, ибо его Русь жестоко отзывается захъ публики, возбуждали къ себѣ такое жиего завѣтной, его любимой Ливоніей. Время вое участіе, играли такую важную роль!... и мъсто не позволяютъ мнъ подкрыпить вы- Скажу, что почти вст они, волей и неволей, писками изъ сочиненій Марлинскаго мое мнь- умышленно и неумышленно, способствовали ніе о его таланть; впрочемъ это очень легко къ распространенію у насъ новыхъ понятій и взглядовъ; мы по нимъ учились и по нимъ О слогъ его не говорю. Нынъ слово «слогъ» выучились. Всъ они сдълали все, что могь начало терять прежнее свое обширное зна- каждый по своимъ силамъ. Кто же больше? ченіе, ибо его перестають уже отділять отъ На это не могу отвічать утвердительно; ибо, мысли. Словомъ, Марлинскій-писатель не по особеннымъ обстоятельствамъ, впрочемъ безъ таланта, и былъ бы гораздо выше, еслибъ важнымъ только для одного меня, не могу говорить всего, что думаю. Я твердо помню Пушкинскій періодъ былъ самымъ цвёту- благоразумное правило Монтаня, и многія щимъ временемъ нашей словесности. Его истины кръпко держу въ кулакъ. Главное, я бы надобно было обозрѣть исторически и въ слишкомъеще неопытенъ въ хамелеонистикъ хронологическомъ порядкъ; я не сдълалъ и имъю глупость дорожить своими мнъніями, этого, потому что не то имель целью. Мож- не какъ литератора и писателя (темъ более, но сказать утвердительно, что тогда мы имъ- что я покуда ни то, ни другое), а какъмиъ-ли если не литературу, то по крайней мъръ ніями честнаго и добросовъстнаго человъка,

и миж какъ-то совъстно написать панеги- пошумъть, и потому не имъди ни характера. рикъ одному журналу, не отдавая справед- ни самостоятельности, ни силы, ни вліянія ливости другому... Что дълать, я еще по мо- на общество, и не оплаканные сошли въ имъ понятіямъ принадлежу къ Аркаліи!.. И безвременную могилу. Только для двухъ изъ такъ, ни слова о журналахъ! Теперь смотрю нихъ можно сделать исключение; только два я на мой огромный столь, на которомь ле- изъ нихъ представляють любопытный, пожатъ эти покойники кучами и кипами, ле- учительный и богатый результать для наблюжать на немь какь во гробв, примиренные дателя. Одинь-старець, водившій, бывало, другь съ другомъ моей леностью и безпоряд- на помочахъ наше юное общество, излавна комъ моей комнаты, въ смъси, другь на пользовавшійся огромнымъ авторитетомъ и кой и говорю:

И все то благо, все побро!

Еще одно послѣднее сказанье. И лътопись окончена моя! Пушкинъ.

шей литературы истиннымъ чернымъ го- имъ, возстало съ ожесточениемъ на него же: чался совершенно новый періодъ ея суще- не изм'єнялся и бился до посл'єднихъ силь; ствованія, въ самомъ началь своемъ ръзко это была борьба благородная и достойная отличившійся отъ предыдущаго. Но не было всякаго уваженія, - борьба не изъ личныхъ ственный перерывъ. Подобные противоесте- время, а не противники; и потому его смерть ственные скачки, по моему мнтнію, всего была естественная, а не насильственная \*). тературы; ибо ни одно явление въ ней не пылкости, но мало, чрезвычайно мало, смётбыло следствіемъ другого явленія, ни одно событіе не вытекало изъ другого событія. Исторія нашей словесности есть ни больше, становиль противъ себя пушкинское покольніе и ни меньше, какъ исторія неудачныхъ попы- сделался предметомъ самыхъ жесточайшихъ его претокъ, посредствомъ слепого подражанія ино- следованій и нападковъ, какъ литературный деятель страннымъ литературамъ, создать свою лите- и судья, въ следующемъ поколени нашелъ себе ратуру. Но литературу не создають; она создается такъ, какъ создаются, безъ воли и Впрочемъ это ничуть не удивительно: одинъ человъдома народа, языкъ и обычаи. И такъ, въкъ не можетъ вмъстить въ себъ всего: всеобъемтридцатымъ годомъ кончился или, лучше лимость ума и многосторонность таланта дается несказать, внезанно оборвался періодъ пушкинскій, такъ какъ кончился и самъ Пушкинъ, а вмѣстѣ съ нимъ и его вліяніе; съ твхъ поръ почти ни одного бывалаго звука не сорвалось съ его лиры. Его сотрудники, его товарищи по художественной деятельности допѣвали свои старыя пѣсенки, свои а новаго отъ нихъ нечего было услышать, ибо они остались на той же самой черть, на которой стали при первомъ своемъ появленалы вст умерли, какъ будто бы отъ какого- давности, привычкъ, уважени въ авторитету ея осноды, а такъ, отъ бездълья или отъ желанія я сказаль это такъ, мимоходомъ, а propos.

другь. -- гляжу на нихъ съ грустной улыб- деспотически управлявшій литературными мнаніями; другой — юноша съ пламенной лушой, съ благороднымъ рвеніемъ къ общей пользѣ, со всѣми средствами достичь своей прекрасной цели, и между темъ не достигшій ея. «Въстникъ Европы» пережиль нъсколько покольній, воспиталь насколько по-Тридцатый, холерный годъ быль для на- коленій, изъкоторых последнее, взделенное домъ, истинно роковой эпохой, съ которой на- но онъ всегда оставался однимъ и тъмъ же, никакого перехода между этими двумя не- медочныхъ выгодъ, но изъ мивній и ввроріодами; вм'єсто его быль какой-то насиль- ваній, задушевных и кровныхь. Его убило лучше доказывають, что у насъ неть лите- «Московскій Вестникъ» имель большія доратуры, а следовательно неть и исторіи ли- стоинства, много ума, много таланта, много

Бъда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ, А сапоги тачать пирожникъ.

Я не ученый, и въ исторіи смыслю весьма не обычныя мечты, но уже никто не слушаль иного; сужу не какъ знатокъ, но какъ любитель: но ихъ. Старинка прівлась и набила оскомину, въдь не изъ любителей ли состоить и публика? Поэтому всякое добросовъстное мнъніе любителя должно заслуживать нѣкоторое вниманіе, тѣмъ болѣе, если оно есть отголосокъ общаго, т. е. господствующаго, мнѣнія. Теперь у насъ двѣ историческія шконіи, и не хотіли сдвинуться съ ней. Жур- лы: Шлецера и Каченовскаго. Одна опирается на нибудь апоплексическаго удара или действи-тельно отъ холеры-морбусъ. Причина этой тельно отъ холеры-морбусъ. Причина этой невиненъ въ последней, я имею некоторыя притявнезапной смерти или этому мору заключа- занія на первый, вследствіе чего мне кажется очень лась въ томъ же, въ чемъ заключается при-чина того, что у насъ нѣтъ литературы. воспоминаній старины и предубѣжденій авторитетовъ, горячо приняло историческія мивнія Каченов-Они почти всѣ родились безъ всякой нуж-

<sup>\*)</sup> Любопытная вещь: Каченовскій, который возревностнихъ последователей и защитниковъ, какъ ученый, какъ изслъдователь отечественной исторіи. многимъ избраннымъ. Поэтому у Гоголя читайте его прекрасныя сказки, а у Каченовскаго—его, или написанныя подъ его вліяніемъ и руководствомъ, статьи о русской исторіи, и помните латинскую поговорку: suum cuique, a бол ве всего мудрое правило нашего великаго баснописца:

журналисту. Что-жъ делать? Безъ малень- ную годину междуцарствія и самозванцевъ. кихъ и повидимому пустыхъ уступокъ нельзя то противъ своей воли увлекся; поэтому, го- бились отчаянно, но это была уже не новая зить хоругвь въка, -журналь, о которомь я стихи не могуть имъть никакого успъха. Ненымъ явленіемъ въ нашей литературь.

ливости и догадливости, и потому самъ быль его генія на произведенія своего времени, причиной своей преждевременной кончины, сообщилъ ему жизнь и далъ направление со-Въ эпоху жизни, въ эпоху борьбы столкно- временнымъ талантамъ? Кто, говорю я. венія мыслей и мивній онъ вздумаль наблю- явился солнцемъ этой новой міровой системы? дать духъ какой-то умфренности и отчуж- Увы! никто, хотя и многіе претендовали на ленія отъ разкости въ сужденіяхъ и, полный это высокое титло. Еще въ первый разъ лидъльными и учеными статьями, быль тощь тература явилась безъ верховной главы, и рецензіями и полемикой, которыя составля- изъ огромной монархіи распалась на множеють жизнь журнала: быль бедень повестя- ство мелкихь, независимыхь одно оть друми, безъ которыхъ нетъ успеха русскому гого государствъ, завистливыхъ и враждебжурналу, и, что всего ужаснъе, не велъ по- ныхъ одно другому. Головъ было много, но дробной отчетливой льтописи модь и не при- они такъ же скоро падали, какъ скоро возлагаль модныхъ картинокъ, безъ которыхъ вышались; словомъ, этотъ періодъ есть пеплохая надежда на подписчиковъ русскому ріодъ нашей литературной исторіи въ тем-

Какъ противоположенъ былъ пушкинскій заключить выгоднаго мира. «Московскій Віст- періодъ карамзинскому, такъ настоящій пеникъ» былъ дишенъ современности, и те- ріодъ противоположенъ пушкинскому. Деяперь его можно читать какъ хорошую книгу, тельность и жизнь кончились; громы оружія никогда не теряющую своей цвны, но жур- затихли, и утомленные бойцы вложили мечи наломъ, въ полномъ смысль этого слова, онъ въ ножны на лаврахъ, каждый приписывая никогда не быль. Журналисты, какъ и по- себ'в поб'вду и ни одинъ не выигравъ еявъ эты, родятся и бывають ими по призванію. полномь смысле этого слова. Правда, въ на-Я не хотъть говорить о журналахь и какъ- чаль, особенно первыхъ двухъ льть, еще воря с покойникахъ, скажу слова два объ война, а окончание старой: это была триодномъ живомъ, не упоминая впрочемъ его дцатильтняя война посль смерти Густава пмени, которое весьма не трудно угадать. Адольфа и погибели Валленштейна. Теперь Онъ уже существуетъ давно: быль единич- кончилась и эта кровопролитная война, но нымъ, двойственнымъ и наконецъ сдъладся безъ вестфальскаго мира, безъ удовлетворитройственнымъ, и всегда отличался отъ сво- тельныхъ результатовъ для литературы. Неей собратіи какого-то рода особенной без- ріодъ пушкинскій отличался какой-то бішеличностью. Въ то время, когда «Вѣстникъ ной маніей къ стихотворству; періодъ но-Европы» отстанваль святую старину и до вый, еще въ самомъ своемъ началь, окапоследняго вздоха бился съ ненавистной но- заль решительную наклонность къ прозе. визной; въ то время, когда юное поколение Но, увы! это былъ не шагъ впередъ, не обноновыхъ журналовъ сражалось въ свою оче- вленіе, а оскуденіе, истощеніе творческой редь не на животь, а на смерть, со скуч- діятельности. Въ самомъ діять, дошло до тоной, опостылъвшей стариной, и съ благо- го, что теперь уже утвердительно говорятъ, роднымъ самоотвержениемъ силилось водру- будто въ наше время самые превосходные говорю, составиль себь новую эстетику, лепое мнение! Очевидно, что оно, какъ и вследствие которой то творение было высоко все, принадлежить не намь, а есть вольное и изящно, которое печаталось во множеству подражание мнуніяму нашиху европейскиху экземпляровь и хорошо раскупалось, новую соседей. У нихъ часто повторяли, что въ политику, вследствие которой писатель ныне нашь векь эпопея не можеть существовать, быль выше Байрона, а завтра претерпъваль а теперь, кажется, сбиваются на то, что въ chute compléte. Всявдствіе сей-то благораз- наше время и драма кончилась. Подобныя умной политики некоторые изъ нашихъ мевнія весьма странны и неосновательны. Вальтеръ-Скоттовъ писали повъсти о Ни- Поэзія у вськъ народовъ и во всь времена кандрахъ Свистушкиныхъ, авторахъ поэмъ: была одно и то же въ своемъ существъ: пе-«Жиды и Воры» и пр., и пр. Словомъ, этотъ ременялись только формы, сообразно съ дужурналь быль единственнымь и безпримър- хомъ, направлениемъ и успъхомъ, какъ всего человвчества вообще, такъ и каждаго народа И такъ, насталъ новый періодъ словес- въ частности. Раздѣленіе поэзіп на роды не ности. Кто же явился главой этого новаго, есть произвольное; причина и необходимость этого четвертаго періода нашей недорослой его скрываются въ самой сущности искуссловесности? Кто, подобно Ломоносову, Ка- ства. Родовъ поэзіп только три и больше рамзину и Пушкину, овладъть обществен- быть не можеть. Всякое произведеніе, въ нымъ вниманіемъ и мивніемъ, самодержавно какомъ бы то ни было родв, хорошо во всв правиль последнимъ, положилъ печать сво- века и въ каждую минуту, когда оно, по

чать своего времени и удовлетворяеть всё Крыловъ потому народень въ высочайшей его требованія. Гді-то было сказано, что степени, что старался быть народнымъ? Ніть, «Фаустъ» Гёте есть «Иліада» нашего времени: онъ объ этомъ нимало не думаль: онъ былъ вотъ мивніе, съ которымъ нельзя не согла- народенъ потому, что не могъ не быть наситься! И въ самомъ дълъ, развъ Вальтеръ- роднымъ; былъ народенъ безсознательно, и Скотть также не есть нашъ Гомеръ, въ смыс- едва ли зналъ цену этой народности, котолѣ эпика, если не выразителя полнаго духа рую усвоилъ созданіямъ своимъ безъ всятвердить стихи; но кто, кромв несчастныхъ «низкую природу» и ставили на одну съ читателей ex officio, даже подумаеть и взгля- нимъ доску прочихъ баснописцевъ, которые нуть на издёлія новых в наших в стиход в евъ были несравненно ниже его. Следовательно,

Снегиревыхъ, и пр.?..

своему духу и формф, носить на себф пе- опять старая погудка на новый ладъ? Но развф времени? Такъ п у насъ теперь: явись но- каго труда п усилія. По крайней мірь его вый Пушкинъ, но не Пушкинъ 1835, а Пуш- современники мало умели ценять въ немъ кинъ 1829 года, и Россія снова начала бы это достопиство: они часто упрекали его за Ершовыхъ, Струговщиковыхъ. Марковыхъ, наши литераторы, съ такой ревностью заботящіеся о народности, хлопочуть по-пу-Романтизмъ - вотъ первое слово, огласив- стому. И въ самомъ дълъ, какое понятие шее пушкинскій періодъ; народность—воть иміноть у нась вообще о народности? Всі, альфа и омега новаго неріода. Какъ тогда рішительно всі, смішивають ее съ провсякій бумагомаратель изъ кожильзъ, чтобы стонародностью и отчасти сътривіальностью. прослыть романтикомъ, такъ теперь всякій Но это заблуждевіе имфеть свою причину, литературный шутъ претендуетъ на титло свое основание, и на него отнюдь не должно народнаго писателя. Народность — чудное нападать съ ожесточениемъ. Скажу болве: словечко! Что передъ нимъ вашъ романтизмъ! въ отношения къ русской литературф нельзя Въ самомъ дѣлѣ, это стремленіе къ народ- иначе понимать народности. Что такое наности-весьма замічательное явленіе. Не родность въ литературі? - отпечатокъ наговоря уже о нашихъ романистахъ и вообще родной физіономін, типъ народнаго духа и новыхъ писателяхъ, взгляните, что дълаютъ народной жизни. Но имфемъ ли мы свою заслуженные корифеи нашей словесности. народную физіономію?---вотъ вопросъ, труд-Жуковскій, этоть поэть, геній котораго всегда ный для решенія. Наша національная фибыль прикованъ къ туманному Альбіону и зіономія всего больше сохранилась въ низфантастической Германіи, вдругь забыль шихъ слояхъ народа; поэтому наши писатели, своихъ паладиновъ, съ ногъ до головы за- разумвется, владвюще талантомъ, бываютъ кованныхъ въ сталь, своихъ прекрасныхъ и народны, когда изображають въ романа пли върныхъ принцессъ, своихъ колдуновъ и свои драмѣ нравы, обычаи, понятія и чувствоочарованные замки, и пустился писать рус- ванія черни. Но разві одна чернь составскія сказки... Нужно ли доказывать, что эти ляеть народь? Ничуть не бывало. Какъ горусскія сказки такъ же не въ ладу съ рус- лова есть важивищая часть человъческаго скимъ духомъ, котораго въ нохъ слыхомъ не тела, такъ среднее и высшее сословіе составслыхать и видомъ не видать, какъ не въ ладу ляють народъ по преимуществу. Знаю, что съ русскими сказками греческій или німецкій человікь во всякомъ состояніи есть челогекзаметръ?.. Но не будемъ слишкомъ строги въкъ, что простолюдинъ имъетъ такія же къ этому заблуждению могущественнаго та- страсти, умъ и чувство, какъ и вельможа, и ланта, увлекшагося духомъ времени. Жу- поэтому такъ же, какъ и онъ, достоинъ поэтиковскій вполн'я совершиль свое поприще и ческаго анализа; но высшая жизнь народа свой подвигъ, -- мы больше не вправъ ни- преимущественно выражается въ его высчего ожидать отъ него. Вотъ другое дело шихъ слояхъ или, верные всего, въ целой Пушкинъ: странно видеть, какъ этотъ не- идет народа. Поэтому, избравъ предметомъ обыкновенный челов вкъ, которому ничего не своихъ вдохновений одну часть его, вы стоило быть народнымъ, когда онъ не ста- непременно впадете въ односторонность. рался быть народнымъ, теперь такъмало на- Равнымъ образомъ вы не избъжите этой родень, когда рёшительно хочеть быть на- крайности и отмежевавь для своей творчероднымъ; странно видъть, что онъ теперь ской дъятельности нашу исторію до Петра выдаетъ намъ за нъчто важное то, что прежде Великаго. Высшіе же слои народа у насъ бросалъ мимоходомъ, какъ избытокъ или еще не получили определеннаго образа и хароскошь. Мнъ кажется, что это стремление рактера; ихъ жизнь мало представляетъ для къ народности произошло оттого, что всёжи- поэзіи. Не правда ли, что прекрасная пово почувствовали непрочность нашей подра- въсть Безгласнаго «Княжна Мимя» немножко жательной литературы и захотёли создать на-мелка и вяла? Помните ли вы ея эпиродную, какъ прежде силились создать подра- графъ? — «Краски мои блёдны, сказаль жижательную. И такъ, опять цёль, опять усилія, вописець; что-жъ дёлать? въ нашемъ городе

оправдание со стороны поэта, и вмъсть са-жизни, то не слишкомъ обольшайтесь ими. лены или, лучше сказать, оторваны эрою хотя, по незнанію намецкаго языка, чрезвысостраданія и участія. Наши діды занима- періода нашей словесности. лись любовью съ законнаго дозволенія или ваютъ.

Что же касается до живого и сходнаго съ

ичть лучшихъ!» — Вотъ вамъ самое лучшее натурой изображенія сценъ простонародной мое лучшее показательство, что въ этой по- Мн'я очень нравится въ «Рославдев » спена въсти онъ народенъ въ высочайшей степени. на постояломъ дворъ, но это потому, что въ Такъ неужели наша народность въ литера- ней удачно обрисованъ характеръ одного изъ турь есть мечта? Почти такъ, хотя и не классовъ нашего народа, -- характеръ, проявсовсьмъ. Какой главный элементъ нашихъ ляющійся въ рышительную минуту отечества: произведеній, отличающихся народностью? пословины, поговорки я доманый языкъ, сами Очерки изъ древне-русской жизни (до Петра по себъ, не имъютъ ничего занимательнаго. Великаго) или простонародной жизни, и от- Изъ всего сказаннаго мною выхолить, что сюда неизбѣжныя поддѣлки подъ тонъ лѣто- наша народность покуда состоить въ вѣрнописей и народныхъ пъсенъ, или подъ ладъ сти изображенія картинъ русской жизни, но языка нашихъ простолюдиновъ. Но въдь въ не въ особенномъ лухъ и направлении русской этихъ лётописяхъ, въ этой жизни давно про- деятельности, которые бы проявлялись равно шедшей въетъ дыханіе общей человьческой во всьхъ твореніяхъ, независимо отъ преджизни, являющейся подъ одной изътысячи мета и содержанія ихъ. Всёмъ извёстно, ея формъ; умъйте же уловить его вашимъ что французскіе классики офранцуживали въ умомъ и чувствомъ и воспроизвести вашей своихъ трагедіяхъ греческихъ и римскихъ фантазіей въ своемъ художественномъ со- героевъ: вотъ истинная наролность, всегла зданіи. Въ этомъ вся сила и важность. Но верная самой себе, и въ искаженіи творчевамъ надо быть геніемъ, чтобы въ вашихъ ства! Она состоить въ образѣ мыслей и чувтвореніяхъ трепетала идея русской жизни: ствованій, свойственныхъ тому или другому это путь самый скользкій. Мы такъ отдё- народу. Я свято верю въ геніальность Гёте, Петра Великаго отъбыта нашихъ праотцевъ, чайно мало знакомъ съ нимъ, но, признаюсь, что вашему произведенію непременно долж- плохо верю элленизму его «Ифигеніи»: чемь но предшествовать глубокое изучение этого выше геній, тімь боліве онь — сынь своего віжа быта. И такъ, соразмъряйте ваши силы съ и гражданинъ своего міра, и подобныя поцълью и не слишкомъ самонадъянно пишите: пытки съ его стороны выразить совершенно «Русскіе въ такомъ-то» или «въ такомъ-то чуждую ему народность всегда предполагаютъ году». Притомъ еще надо замътить и то, что подлъдку, бодъе или менъе неудачную. И такъ, русская жизнь до Петра Великаго была есть ли у насъ народность литературы въ слишкомъ спокойна и одностороння или, этомъ смысль? Нъть, да покуда, при всъхъ лучше сказать, она проявлялась своимъ ори- благородныхъ желаніяхъ просвещенныхъ пагинальнымъ образомъ: вамъ легко будетъ тріотовъ, и быть не можетъ. Наше общество оклеветать ее, придерживаясь Вальтерь-Скот- еще слишкомъ юно, еще не установилось, еще та. Писатель, который на любви оснуеть не освободилось отъ европейской опеки; его планъ своего романа и целью усилій героя физіономія еще не выяснилась и не выфорпоставить руку и сердце в'трной красавицы, мировалась: «Кавказскаго Пленника», «Бахпокажеть ясно, что онь не понимаеть Руси, чисарайскій Фонтанъ», «Цыганъ» могь на-Я знаю, что наши бояре лазили чрезъ тыны писать всякій европейскій поэтъ. но «Евгенія къ своимъ прелестницамъ, но это было Онъгана» и «Бориса Годунова» могъ наоскорбленіе и искаженіе величавой, чинной писать только поэтъ русскій. Безсознательная и степенной русской жизни, а не проявление народность доступна только для людей своея; такихъ рыцарей ночи наказывали рев- бодныхъ отъ чуждыхъ, иноземныхъ вліяній, нивцы плетьми и кольями, а не раздёлыва- и воть почему народенъ Державинъ. И такъ, лись съ ними на благородномъ поединкт; наша народность состоитъ въ втрности изотакія красавицы почитались безпутными ба- браженія картинъ русской жизни. Посмобами, а не жертвами страсти, достойными тримъ, какъ успеди въ этомъ поэты новаго

Начало этого народнаго направленія въ мимоходомъ изъ шалости, и не сердце клали литературѣ было сдёлано еще въ пушкинкъ ногамъ своихъ очаровательницъ, а пока- скомъ періодѣ; только тогда оно не такъ рѣзко зывали имъ заранве шелковую плетку и не- высказалось. Зачинщикомъ былъ Булгаринъ. уклонно следовали мудрому правилу: «люби Но такъ какъ онъ не художникъ, въ чемъ жену какъ душу, а тряси ее какъ грушу», теперь никто уже не сомнъвается, кромъ или «бей ее какъ шубу». Вообще сказать, друзей его, то онъ принесь своими романами мы еще и теперь любимъ не совсвиъ по- пользу не литературъ, а обществу, то-есть рыцарски, а исключенія ничего не доказы- каждымъ изъ нихъ доказалъ какую-нибудь практическую житейскую истину, а именно:

I. «Иваномъ Выжигинымъ»: вредъ, при-

чиняемый Россіи заморскими выходцами и изведенія, и между тімь принадлежить авуправителей, а иногла и писателей.

ныхъ злолевъ.

словами: «куй жельзо, пока горячо».

Повторяю: Өаддей Венедиктовичь не поэтъ, Последній періодъ быль ознаменовань дъйствительной. Поэтическая сторона его со- талантовъ: Вельтмана и Лажечникова. мовича Орлова.

его маленькая пов'єсть «Нищій», а въ 1829 сокаго: «Искендеръ» есть одинъ изъ драгогоду—«Черная Немочь». Объ онъ замъча- пъннъйшихъ алмазовъ нашей литературы. теля, которымъ по справедливости могла бы сказать, что онъ уже черезчуръ много и долго гордиться. Впрочемъ не одному ему принад- играетъ своимъ талантомъ, въ которомъ нилежить честь начала народности въ повъ- кто, кромъ «Вибліотеки для Чтенія», не состяхъ: ее разделяли съ нимъ, въ большей мивается. Пора бы ему наиграться, пора или меньшей мфрф, и другіе замфчательные подарить публику такимъ произведеніемъ, таланты.

жественной полноты и целости, онъ отли- и самобытности! отсутствіемъ полноты и цілости и живыми картинами простонароднаго быта.

достоинствами истинно-художественнаго про- томъ, что я не совсемъ обстоятельно выразился.

пройдохами, предлагающими имъ свои про- тору «Кота Бурмосвка» и длинныхъ, и скучдажныя услуги въ качествъ гувернеровъ, ныхъ статей о театръ, о польской литературь, о томъ и о семъ, отличающихся беззубымъ II. «Імитріемъ Самозванцемъ»: кто ма- остроуміемъ и забавными претензіями на стерь изображать медкихъ плутовъ и мошен- критическій таланть и ученость. Что же льниковъ, тотъ не берись за изображение круп- лать? «Киргизъ-Кайсакъ» въ этомъ отношеніи есть не единственное явленіе въ нашей III. «Петромъ Выжигинымъ»: «спустя лѣ- литературѣ; развѣ Аблесимовъ не написалъ, то, въ лъсъ по малину не ходять»; другими можно сказать, ненарочно «Мельника», а Воейковъ-«Лома сумасшелинхъ»?

а философъ практическій, философъ жизни появленіемъ двухъ новыхъ замѣчательныхъ

зданій проявляется только въживомъ и върномъ изображения мошенничествъ и плутней, и въ обоихъ случаяхъ обнаруживаетъ въ себъ Долгъ справедливости требуеть зам'тить, что истинный таланть. Его поэмы: «Б'яглець» и онъ необыкновеннымъ усп'яхомъ своихъ ро- «Муромскіе Лізса», были анахронизмомъ и мановъ, то-есть ихъ необыкновенно удачнымъ потому не имъди успъха. Впрочемъ послъдсбытомъ, способствовалъ много къ оживленію няя изъ нихъ, при всёхъ своихъ недостатнашей литературной діятельности и произ- кахъ, отличается яркими красотами; кто не вель безконечное покольніе романовь. Ему же знаеть на память пьсни разбойника: «Что обязана россійская публика и появленіемъ на отуманилась зоренька ясная?». «Странникъ», литературномъ поприщъ Александра Анфи- за исключениемъ излишнихъ претензій, отличается остроуміемъ, которое составляетъ пре-Народному направленію много способ- обладающій элементь таланта Вельтмана. ствовалъ Погодинъ. Въ 1826 году появилась Впрочемъ онъ возвышается у него и до вытельны по върному изображению русскихъ Самое лучшее произведение Вельтмана есть простонародныхъ нравовъ, по теплотъ чув- «Кощей Безсмертный»: изъ него видно, что ства, по мастерскому разсказу, а последняя онъ глубоко изучиль старинную Русь въ леи по прекрасной поэтической идећ, лежащей тописяхъ и сказкахъ и, какъ поэтъ, понялъ въ основаніи. Еслибъ Погодинъ прогрессивно ее своимъ чувствомъ. Это рядъ очаровательвозвышался въ своихъ повъстяхъ, то русская ныхъ картинъ, на которыя нельзя довольно литература имъла бы въ немъ такого писа- налюбоваться. Вообще о Вельтманъ должно какого она вправѣ ожидать отъ него: у Вельт-«Юрій Милославскій» быль первымь хо- мана такъ много таланта, такъ много остророшимъ русскимъ романомъ. Не имъя худо- умія и чувства, такъ много оригинальности

чается необыкновеннымъ искусствомъ въ изо- Лажечниковъ не изъ новыхъ писателей: браженій быта нашихъ предковъ, когда этоть онъ давно уже быль извѣстенъ своими «Побытъ сходенъ съ нын вшнимъ, и проникнутъ ходными записками офицера». Это произвенеобыкновенной теплотой чувства. Присово- деніе доставило ему литературную извісткупите къ этому увлекательность разсказа, ность: но какъ оно было наппсано подъ кановость избраннаго поприща, на которомъ рамзинскимъ вліяніемъ, то, несмотря на нфонъ не имъть себъ ни образца, ни предше- которыя свои достоинства, теперь забыто, да ственника, и вы поймете причину его необы- и самъ авторъ называетъ его гръхомъ своей чайнаго усивха. «Рославлевъ» отличается юности \*). Но какъ бы то ни было, а Лажечтыми же красотами и тыми же недостатками: никовъ подьзовался по немъ славой литера-

<sup>\*)</sup> При этомъ прошу у почтеннаго автора «Но-«Киргизъ-Кайсакъ» Ушакова быль явле- вика» извинение въ неумышленной винъ противъ него. ніемъ удивительнымъ и неожиданнымъ: онъ и очень хорошо знажь, что прекрасная пѣсня «Сладко пѣлъ душа соловушка!» принадлежитъ ему, ибо имѣлъ отличался глубокимъ чувствомъ и другими честь узнать это отъ самого него; вся вина моя въ

Зато, какое смілое и обильное воображеніе, Я сказаль: знаніе общества, прибавлю ещешвейцарка Роза; это одно изъ такихъ созда- скому проспекту»?... ній, которымъ позавидоваль бы и самъ Бальзакъ. Не имъя ни времени, ни мъста, я не никомъ, принадлежитъ къ числу необыкнообнаруживаеть въ авторъ высокій таланть, въ нихъ остроумія, веселости, поэзіи и наудерживаеть за нимъ почетное мъсто перваго родности! Дай Богъ, чтобы онъ вполнъ оправрусскаго романиста; его недостатки происхо- далъ поданныя имъ о себѣ надежды... дять частью оттого, что, какъ мив кажется, ніемъ. Судя по отрывкамъ изъ его новаго ро- съ ними г. О., о которомъ я только-что говомана, можно над'яться, что онъ будеть го- риль выше! Влагогов'єю, дивлюсь и умолкаю, довфренность, которую оказываеть публика восхвалить ихъ. къ его таланту.

тора, и потому всф ожилали его «Новика», какое намъ дело по имени автора, темъ более. Лажечниковъ не только не обмануль этихъ когда онъ самъ не хочетъ выставлять его на надеждъ, но даже превзошелъ общее ожида- показъ? Такъ какъ онъ недавно самъ объніе и по справедливости признанъ первымъ явиль о себѣ, что онъ ни А, ни В, ни С, то русскимъ романистомъ. Въ самомъ дълъ, «Но- назову его хотя О, Этотъ О, пишетъ уже викъ» есть произведение необыкновенное, озна- давно, но въ последнее время его хуложеменованное печатью высокаго таланта. Ла- ственная деятельность обнаружилась вы больжечниковъ обладаетъ всеми средствами рома- шей силь. Этотъ писатель еще не опененъ ниста: талантомъ, образованностью, пламен- у насъ по достоинству и требуетъ особеннаго нымъ чувствомъ и опытомъ летъ и жизни. разсмотренія, которымъ заняться теперь не Главный нелостатокъ его «Новика» состоить позволяють мив ни мисто, ни время. Во всехъ въ томъ, что онъ былъ первымъ, въ своемъ его созданіяхъ виденъ талантъ могупиственродъ, произведеніемъ автора: отсюда двой- ный и энергическій, чувство глубокое и страственность интереса, мъстами излишняя го- дательное, оригинальность совершенная, знавордивость и слишкомъ замътная зависи- ніе человьческаго сердца, знаніе общества, мость отъ вліянія иностранныхъ образцовъ. высокое образованіе и наблюдательный умъ. какая върная живопись лицъ и характеровъ, въ особенности высшаго, и, сдается миъ, въ какое разнообразіе картинъ, какая жизнь и этомъ случав онъ предатель... О. это страндвижение въ разсказъ! Эпоха, избранная ав- ный и истительный художникъ! Какъ глубоко торомъ, есть самый романическій и драмати- и вёрно измериль онъ неизмеримую пустоту ческій эпизодъ нашей исторіи и предста- и ничтожество того класса людей, который вляеть самую богатую жатву для поэта. Но, преследуеть съ такимъ ожесточениемъ и таотдавая полную справедливость поэтическому кимъ неослабнымъ постоянствомъ! Онъ руталанту Лажечникова, должно заметить, что гаеть ихъ ничтожествомъ; онъ клеймить ихъ онъ не вполит умъдъ воспользоваться избран- печатью позора; онъ бичуетъ ихъ, какъ Неной имъ эпохой, что произошло, кажется, мезида; онъ казнить ихъ за то, что они поотъ его не совсъмъ върнаго на нее взгляда. теряли образъ и подобіе Божіе. — за то, что Это особенно доказывается главнымъ лицомъ променяли святыя сокровища души своей на его романа, которое, по моему мнинію, есть позлащенную грязь, - за то, что отреклись отъ самое худшее лицо во всемъ романъ. Скажите, Бога живого и поклонились идолу суетъ, -- за что въ немъ русскаго или по крайней мърв то, что умъ, чувства, совъсть, честь замънили индивидуальнаго? Это просто образъ безъ условными приличіями! Онъ... но что вамъ лица, и скоръе человъкъ нашего времени, много говорить о немъ? Если вы поймете мое чёмъ XVII века. Вообще въ «Новике» много энтузіастическое къ нему удивленіе, то лучше героевъ и нътъ ни одного главнаго. Видите поймете и оцъните художника; въ противи занимательнее прочихъ Паткуль: онъ на- номъ же случае, не хочу терять словъ понарисованъ во весь ростъ и нарисованъ кистью прасну... Ведь вы верно читали его «Балъ», мастерской. Но самое интересное, самое лю- его «Бригадпра», его «Насмышку Мерваго», бимъйшее чало его фантазіи есть, кажется, его «Какъ опасно дъвушкамъ ходить по Нев-

Гоголь, такъ мило прикинувшійся пасичвойду въ полный разборъ «Новика», хотя и венныхъ талантовъ. Кому не извѣстны его много могъ бы сказать о немъ! Заключаю: онъ «Вечера на хуторъ близъ Диканьки»? Сколько

Говорить ли мнв о прочихъ нашихъ ромаавторъ смотрълъ не совсемъ съ прямой точки инстахъ и сказочникахъ: Масальскомъ, Кана эпоху Петра Великаго, а главное оттого, лашниковъ, Гречъ, и другихъ? Всъ они счичто «Новикъ» былъ первымъ его произведе- таются у насъ почти геніями! и куда тягаться раздо выше перваго и вполнъ оправдаетъ ту пбо чувствую, что не въ силахъ достойно

И такъ, я насчиталъ четыре періода нашей Теперь мив остается сказать еще объ од- словесности: ломоносовскій, карамзинскій, номъ весьма примъчательномъ лицъ нашей пушкинскій ипрозаическо-народный; остается литературы: это авторъ, подписывающійся упомянуть еще о пятомъ, который начался Безгласнимо г. в. й. Говорять, что это... Но съ появленія на світь первой части «Ново-

таксу на всв роды литературнаго производ- ла. Эта не ея вина, ибо ства: и какъ вербовались наши производители толпами въ его компанію; вы помните, какъ великодушно и усердно взялъ онъ на массивномь журналь. И что же вышло изъ почему не продать ему его? этого великаго патріотическо-торговаго предпріятія? Есть люди, которые утверждають. что будто Смирдинъ убилъ нашу литературу. соблазнивъ барышами ея талантливыхъ пред- Другое дело картина: продавши ее, художставителей. Нужно ли доказывать, что это никъ разстается съ своимъ созданіемъ, лилюди злонам вренные и враждебные всякому шается любимаго чада своей фантазіи; но слобезкорыстному предпріятію, им'єющему цізью весное произведеніе, благодаря остроумному оживленіе какой бы то ни было вътви народ- изобрътенію Гуттенберга, всегда при немъ: ной промышленности? Я не принадлежу къ почему же дарами природы не вознаградить такимъ людямъ и отъ души радуюсь напри- несправедливости фортуны? Развѣ не деньмъръ «Энциклопедическому Лексикону», ко- гами англійскіе и французскіе журналы дотя я знаю, что въ составлени его уча- стиглитой высокой степени совершенства, на ствуютъ Гречъ, Булгаринъ и друг., хотя и котороймы теперь видимъ ихъ? И такъ, «Бичиталь послужной списокъ Ломоносова, вы- бліотека для Чтенія» виновата не въ томъ, даваемый за біографію этого великаго мужа. что дорого платить россійскимъ авторамъ, а Я имёю удивительную способность видёть въ томъ, что надёнлась, разумёется для благово всемъ одну хорошую сторону, не замъчая состоянія собственнаго своего кармана, надурныхъ, и на что бы ни смотрёлъ, всегда дёлать талантовъ посредствомъ денегъ. Одна повторяю мой любимый стихъ:

И все то благо, все добро!

ибо я уб'єжденъ сердечно и душевно, в'єрю нимъ насъ «Библіотека для Чтенія»? Она свято и непоколебимо вопреки профессору укорачиваетъ, обрубаетъ, вытягиваетъ и пе-Сенковскому, что родъ человъческій, по волъ редълываеть на свой манеръ переводимыя ею бдящей надъ нимъ любви Божіей, идетъ къ изъ иностранныхъ журналовъ статьи, и еще своему совершенству, и что не остановить хвалится тёмъ, что сообщаетъ имъ особенего на этомъ пути ни фанатизму, ни невѣже- наго рода, ей собственно принадлежащую, ству, ни злобъ, ни барону Брамбеусу; ибо та- занимательность. Ей и на умъ не приходить,

селья» и который можно и должно назвать ковые остановители добра суть истинные его смирдинскимъ. Да, милостивые государи, я двигатели. Уничтожьте зло, вы уничтожите совсъмъ не шучу, и повторяю, что этотъ не- и добро, ибо безъ борьбы нътъ заслуги. И ріодь словесности непрем'єнно должно назвать такъ, я смотрю на «Библіотеку для Чтенія» смирдинскимъ: ибо А. Ф. Смирдинъ является совсемъ съ другой точки зренія: она ни на главой и распорядителемъ этого періода. Все волось не возвысила нашей литературы, но отъ него и все къ нему: онъ одобряеть и и не уронила ея ни на водосъ. Творить все ободряеть юные и дряхлые таланты очарова- изъ ничего можеть одинъ только Богъ. а не тельнымь звономь ходячей монеты; онъ даеть «Вибліотека для Чтенія»; оживлять можно направление и указываетъ путь этимъ гениямъ умирающаго, а не несуществующаго. Нельзя и полу-геніямь, не даеть имь лениться, - сло- создать деньгами таланта, и нельзя убить его вомъ, производитъ въ нашей литературѣ ими. Гдѣ бы ни написали, въ какомъ бы журжизнь и деятельность. Вы номните, какъ нале ни помещали своихъ изделій, и сколько почтеннъйшій А. Ф. Смирдинъ, движимый бы ни получали за нихъ Гречъ. Булгаринъ, чувствомъ общаго блага, со всей откровен- Масальскій, Калашниковъ, Воейковъ, они ностью благороднаго сердца, объявиль, что всегда и вездь останутся теми же: но г. О. не наши журналисты потому не имъли успъха, измънитъ себя ни въ «Новосельъ», ни въ что надвялись на свои познанія, таланты и «Библіотекв для Чтенія». И такв, по моему двятельность, а не на живой капиталь, кото- мнвнію, «Библіотека для Чтенія» показала рый есть душа литературы; вы номните, какъ практически, а posteriori, и следовательно неонъ кликнулъ кличъ по нашимъ геніямъ, сомнѣнно, что у насъ нѣтъ литературы: ибо, крякнуль да денежкой брякнуль, и объявиль имая вса средства, она ни въ чемъ не усиа-

> Какъ можно, чтобы мерзлый паръ Среди зимы рождаль пожарь?

откупъ всю нашу словесность и всю лите- Горе тому художнику, который пишетъ изъратурную дізтельность ея представителей і за денегь, а не изъ безотчетной потребности Вспомоществуемый геніями Греча, Сенков- писать! Но когда онъ вывель изъ міра души скаго, Булгарина, барона Брамбеуса и про- своей этотъ безплотный идеаль, который точихъ членовъ знаменитой компаніи, онъ со- милъ и мучилъ его, когда вдоволь налюбосредоточиль всю нашу литературу въ своемъ вался и насладился своимъ твореніемъ, то

> Не продается вдохновенье, Но можно рукопись продать.

изъглавныхъ обязанностей русскаго журнала есть знакомить русскую публику съ европейскимъ просвъщениемъ. Какъ же знакомитъ съ томъ или другомъ въ Европъ, а отнюдь не то, то въ томъ виновато мое неумънье, а отнюдь тека лля Чтенія». И потому переводныя статьи было ложно. Въ самомъ деле, Лержавинъ, въ «Библіотекъ для Чтенія» не имъють ни- Пушкинъ. Крыловъ и Грибовдовъ-вотъ всъ какой цены. Какія напримерь повести пере- ея представители; другихь покуда неть и не водить она? Изделія г-жь Мидфордъндругихъ, ищите ихъ. Но могуть ли составить целую пишущихъ вродъ покойника Люкре-дю-Ме- литературу четыре человъка, являвшеся не

ная критика! роду челов коненавистниковъ.

ской литературы. Отличаясь многими лири- искусства? ческими красотами высокаго достоинства, она очень мало имфетъ драматизма.

менитости-отъ Ломоносова, перваго ея генія, сезданное нашими трудами, возращенное на туры; не знаю, убъдило ли васъ въ этой исти- ніемъ, ибо въ этой истинъ вижу залогъ на-

что публика хочеть знать, какъ думають о на мое обозрание; только знаю, что если нать, какъ думаетъ о томъ или другомъ «Библіо- не то, чтобы доказываемое мною положеніе ниля и Августа Лафонтена съ братіею. Те- въ одно время? И притомъ, разв'є они были перь, какова ся критика? Вамъ в рно изв вст- не случайными явленіями? Посмотрите на ны ея отзывы о сочиненіях в Булгарина, Гре- исторію иностранных в литературь. Во Франча, Калашникова и Хомякова, Вельтмана, цін вскор'в посл'в Корнеля явились Расинъ. Теплякова и др. При разборь «Черной Жен- Мольерь, Лафонтенъ и многіе другіе: потомъ, щины», критикъ «Библіотеки» изложиль всю въ эпоху Вольтера сколько было знаменитосистему анатоміи, физіологіи, электричества стей литературныхъ! Теперь: Гюго, Ламари магнетизма, о которыхъ и помину нътъ тинъ, Делавинь, Барбье, Бальзакъ, Люма. въ упомянутомъ романъ: признаюсь-чудес- Жаненъ, Евгеній-Сю, Жакобъ Библіофидъ, и столько другихъ. Въ Германіи: Лессингъ. Какіе же геній смирдинскаго періода сло- Клопштокъ, Гердеръ, Шиллеръ, Гёте были весности? Это баронъ Брамбеусъ, Гречъ, Ку- современниками. Въ Англіи: въ послъднее кольникъ, Воейковъ, Калашниковъ, Масаль- время Байронъ, Вальтеръ-Скоттъ, Томасъ скій, Ершовъ и мн. др. Что сказать о нихъ? Муръ, Кольриджъ, Соути, Вордствортъ, и Удивляюсь, благоговью — и безмолвствую! столько другихъ явились почти въ одно время. Замъчу о первомъ только то, что послъ из- Такъ ли у насъ? Увы!.. «Библютека пля Чтевъстной статьи въ «Телескопъ»: «Здравый нія» доказала великую и илачевную истину. смыслъ и баронъ Брамбеусъ», почтенный Кром' двухъили трехъ статей г. О., что мы баронъ Брамбеусъ сначала пріумолкъ, а по- прочли въ ней заслуживающаго хотя какоетомъ пустился въ нравственность на манеръ нибудь вниманіе? Ровно ничего. И такъ, со-Булгарина, и изъ подражателя «Юной Сло- единенные труды всёхъ нашихъ литераторовъ весности» учинился подражателемъ автора не произвели ничего выше золотой посред-«Выжигиных». Баронъ Брамбеусъ есть ми- ственности! Гдв же, спрашиваю васъ, литезантронъ, сирвчь человъконенавистникъ: ратура? У насъ было много талантовъ и тасмѣсь Руссо съ Поль-де-Кокомъ и Булгари- лантиковъ, но мало, слишкомъ мало, художнымъ; онъ смъется и издъвается надо всъмъ, никовъ по призванию, то-есть такихъ людей, и гонить особенно просвещение. Человеко- для которыхъ писать и жить, жить и писать ненавистники бывають двухъ родовъ: одни одно и то же, которые уничтожаются вив ненавидять человічество, потому что слиш- искусства, которымь не нужно протекцій, не комъ любятъ его: другіе потому, что, чувствуя нужно меценатовъ или, лучше сказать, косвое ничтожество, какъ бы въ отминение за торые гибнутъ отъ меценатовъ, которыхъ не себя изливають свою желчь на все, что сколь- убивають ни деньги, ни отличія, ни неспрако-нибудь выше ихъ... Безъ всякаго сомичнія, ведливости, которые до посл'ядняго вздоха баронъ Брамбеусъ принадлежитъ къ первому остаются вёрными своему святому призванію. У насъбыла эпоха схоластицизма, была Последній, то-есть 1834 годь, быль озна- эпоха плаксивости, была эпоха стихотворменованъ только появленіемъ двухъ романовъ ства, эпоха романовъ и пов'єстей, теперь на-Вельтмана и «Димитріемъ Самозванцемъ» ступила эпоха драмы: но еще не было эпохи Хомякова: все остальное не стоить и упоми- искусства, эпохи литературы. Стихотворство новенія. Хомяковъ принадлежить къ числу наше кончилось; мода на романы видимо зам'вчательных в талантовъ пушкинскаго пе- проходить; теперь терзаемъ драму. И все это ріода. Впрочемъ его драма есть зам'ячатель- безъ причины, все это изъ подражательности: ный шагь впередъ для автора, а не для рус- когда же наступить у насъ истинная эпоха

Она наступить, будьте въ томъ увърены! Но для этого надо сперва, чтобы у насъ образовалось общество, въ которомъ бы вырази-И такъ, вотъ я разсказалъ вамъ всю исто- лась физіономія могучаго русскаго народа; рію нашей литературы, перечель всвея зна- надобно, чтобы у насъ было просвъщеніе, до Кукольника, посл'ёдняго ея генія. Я началь родной почв'ё. У насъ н'ёть литературы: я мою статью съ того, что у насъ нътъ литера- повторяю это съ восторгомъ, съ наслажде-

шихъ булушихъ успѣховъ. Присмотритесь ковъ и учителей должно повлечь за собой хорошенько къ ходу нашего общества, и вы непсчислимыя блага для Россіи, ибо избасогласитесь, что я правъ. Посмотрите, какъ вляеть ее отъ вредныхъ следствій иноземновое покольніе, разочаровавшись въ геніаль- наго воспитанія. Да! у насъ скоро будетъ ности и безсмертій нашихъ литературныхъ свое русское, народное просвещеніе; мы скоро произведеній, вижсто того чтобы выдавать докажемь, что не имжемь нужды въ чуждой въ свъть недозръдыя творенія, съ жадностью умственной опекь. Намъ легко это сдълать, предается изученію наукъ и черпаеть живую когда знаменитые сановники, сподвижники волу просвъщенія въ самомъ источникъ. Вікъ паря на трудномъ поприщі народоправлеребячества проходить видимо. И дай Богь, нія, являются посреди любознательнаго юночтобы онъ прошель скоръе! Но еще болье, шества въ центральномъ храмь русскаго лай Богь, чтобы поскорве все разувврились просвещенія возвещать ему священную волю въ нашемъ дитературномъ богатствъ! Благо- монарха, указывать путь къ просвъщенію въ родная нишета лучше мечтательнаго богат- духъ «православія, самодержавія и народства! Придетъ время - просвъщение разольет- ности»... ся въ Россіи широкимъ потокомъ, умственнынъшняго времени!

ному, когда рука царя-отца указываеть ему жателями, а соперниками европейцевъ. на цель, когда его державный голосъ призываеть его къ ней! И намъ ли не достигнуть ный образецъ попечительности о распро- пространство. Нечего сказать, не близкій наградами труды учащихъ и учащихся, от- совсемъ раскланяюсь съ вами, хочу сказать къ достижению всехъ отличий и выгодъ? Про- о другихъ, тотъ подвергаетъ и самого себя

Наше общество также близко къ своему ная физіономія народа выяснится, и тогда окончательному образованію. Благородное наши художники и писатели будуть на всф дворянство наконець вполиф увфрилось въ свои произведенія надагать печать русскаго необходимости давать своимъ датямъ обрадуха. Но теперь намъ нужно ученье! ученье! зование прочное, основательное, въ духъ въученье! Скажите, Бога ради, можетъ ли въ ры, верности и національности. Наши монаше время обратить на себя вниманіе ка- лодчики, наши денди, не им'єющіе никакихъ кой-нибудь недоучившійся мальчикь, хотя познаній, кром'я навыка легко болтать всякій бы онъ былъ наделенъ отъ природы и умомъ, вздоръ по-французски, становятся смешными и чувствомъ, и талантомъ? Этотъ въчный ста- и жалкими анахронизмами. Съ другой сторецъ Гомеръ, если онъ точно существовалъ роны, не видите ли вы, какъ въ свою очена свъть, конечно не учился ни въ академіи, редь быстро образуется купеческое сословіе ни въ портикъ; но это потому, что тогда ихъ и сближается въ этомъ отношении съ выси не было; это потому, что тогда учились шимъ? О повёрьте, не напрасно держались изъ великой книги природы и жизни; а Го- они такъ крѣпко за свои почтенныя, окламеръ, если върать преданіямъ, ревностно дистыя бороды, за своп долгонолые кафтаны изучалъ природу и жизнь, обощелъ почти и за обычаи праотцевъ! Въ нихъ наиболе весь известный тогда светь и сосредоточиль сохранилась русская физіономія, и, приняввъ лицъ своемъ всю современную мудрость. ши просвъщение, они не утратять ея, сдъ-Гёте, вотъ Гомеръ, вотъ прототипъ поэта лаются типомъ народности. Равно взгляните, какое дъятельное участіе начинаетъ прини-И такъ, намъ нужна не литература, кото- мать въ святомъ деле отечественнаго прорая безъ всякихъ съ нашей стороны усилій свъщенія и наше духовенство.. Да, въ наявится въ свое время, а просвъщеніе! И это стоящемъ времени зръютъ съмена для будупросвинене не закоснить, благодаря неусып- щаго! И они взойдуть и расцвитуть, расцвинымъ попеченіямъ мудраго правительства. тутъ пышно и великольно, по гласу чадо-Русскій народъ смышленъ и понятливъ, усер- любивыхъ монарховъ! И тогда будемъ мы денъ и горячъ ко всему благому и прекрас- имъть свою литературу, явимся не подра-

И вотъ я не только у берега, а уже на саэтой цёли, когда правительство являеть со- момъ берегу и, стоя на немъ, съ гордостью п бой такой единственный, такой безпримър- удовольствіемъ озираю пройденное мною страненіи просв'єщенія, когда оно издержи- путь! За то ужъ какъ и усталь, какъ утоваетъ такія громадныя суммы на содержаніе мился! Дёло непривычное, а дорога трудная. учебныхъ заведеній, ободряєть блестящими Но. любезный читатель, прежде, нежели я крывая образованному уму и таланту путь вамъ еще словечка два. Кто берется судить ходить ли хотя одинь годь безь того, чтобы еще строжайшему суду. Къ тому же авторсо стороны неусыпнаго правительства не было ское самолюбіе щекотлив'єе и мстительн'єе совершено новыхъ подвиговъ во благо про- всёхъ другихъ родовъ самолюбія. Начавъ свъшенія или новыхъ благодъяній, новыхъ писать эту статью, я имълъ въ предметь щедроть въ пользу ученаго сословія? Одно позубоскалить надъ современной нашей лиучрежденіе сословія домашнихъ наставни- тературой, и самъ не знаю, какъ зашель въ

лицъ. Впрочемъ я не говорилъ ни слова о вымъ счастьемъ... Простите! томъ, что было выше моего понятія, и поэтому не коснулся до нашей ученой литера- 1834, декабря 12 дня,

такую даль. Началъ за здравіе, а свелъ за туры. Думаю и вірю, что для споспішествоупокой. Это нередко случается въ делахъ ванія успехамъ наукъ и словесности всякій жизни. И такъ, признаюсь откровенно, не можеть смело и откровенно высказать свои ищите въ моей «Элегіи въ прозъ» строгаго меннія, тьмъ болье, если онь, справелливыя логическаго порядка. Элегисты никогда не или ложныя, суть следствіе его убежденія, а отличались большой правильностью мышле- не какихъ-нибуль корыстныхъ виловъ. И нія. Я им'єль цієлью высказать нієсколько такъ, если найдете, что я ошибался, то выистинъ, частью уже сказанныхъ, частью мною скажите печатно ваше мивне и уличите меня самимъ замъченныхъ; но не имълъ времени въ дожномъ взглядъ на вещи; я прощу этого. хорошенько обдумать и обработать свою какъ доказательства вашей любви къ истистатью; у меня есть любовь къ истинв и же- нв и уваженія лично ко мив, какъ къ челоланіе общаго блага, но можеть быть нёть веку; но не сердитесь на меня, если думаете основательных в познаній. Что жъ д'ялать? не такъ. За тімъ, дюбезный читатель, поз-Эти два качества редко сходятся въ одномъ дравдяю васъ съ новымъ голомъ и съ но-

Чембаръ.

## О РУССКОЙ ПОВЪСТИ И ПОВЪСТЯХЪ ГОГОЛЯ.

(АРАБЕСКИ И МИРГОРОЛЪ.)

много повредилъ и своей самобытности, и и величайшая заслуга этого направленія, своему успаху въ потомства. Всладствие этого направленія литература разділилась на «оду»

Русская литература, несмотря на свою не- альфой и омегой всякой литературы, козначительность, несмотря даже на сомнитель- нечной целью художественной деятельности ность своего существованія, которое теперь каждаго народа и всего челов'ячества \*). многими признается за мечту, — русская ли- «Петріяда» произвела достойныхъ себѣ чадъ тература испытала множество чуждыхъ и — «Россіяду» и «Владиміра»; а эти въ свою собственныхъ вліяній, отличилась множе- очередь нісколько длинныхъ Петровъ и наствомъ направленій. Такъ какъ это имъетъ конецъ пресловутую «Александроиду».... Попрямое отношение къ предмету моей статьи, томъ только и слышно было, какъ наши лито укажу, въ краткихъ очеркахъ, на глав- рики, «упиваясь одопъніемъ», но выраженію нвашія изь этихь вліяній и направленій, одного изь нихь, вь своихь громогласныхъ Литература наша началась вѣкомъ схола- одахъ взапуски заставляли «плясать рѣки и стицизма, потому что направление ея вели- скакать холмы»... Это было главное хараккаго основателя было не столько художе- теристическое направленіе; еще тогда же и ственное, сколько ученое, которое отразилось посл'я были и другія, хотя и не столь сильи на его поэзіи вел'єдствіе его ложныхъ по- ныя: Крыловъ родиль тьму баснописцевъ, нятій объ искусств'в. Сильный авторитеть Озеровь— трагиковъ, Жуковскій— баллаего бездарныхъ посл'єдователей, изъ кото- дистовъ, Батюшковъ—элегистовъ. Словомъ, рыхъ главнъйшими были Сумароковъ и Хе- каждый замьчательный талантъ заставлялъ расковъ, поддержалъ и продолжилъ его на- плясать подъ свою дудку толпы бездарныхъ правленіе. Не им'тя ни искры генія Ломо- писателей. Еще в'тяжелаго схоластиносова, эти люди пользовались не меньшимъ, цизма не кончился, еще онъ былъ, какъ и еще чуть ли не большимъ, чёмъ онъ, авто- говорится, во всемъ своемъ разгарв, какъ ритетомъ и сообщили юной литературѣ ха- Карамзинъ основаль новую школу, даль лирактеръ тяжело-педантическій. Самъ Держа- тературіз новое направленіе, которое внавинъ заплатилъ къ несчастью слишкомъ чалъ ограничило схоластицизмъ, а впослъдбольшую дань этому направленію, чрезь что ствіи совершенно убило его. Воть главная

<sup>\*)</sup> Это смѣшное и жалкое направленіе до того и «эпическую, инако героическую піиму». было сильно и такъ долго продолжалось, что многіе Послідняя въ особенности почиталась торжественній шимъ проявленіемъ поэтическато генія, візнцомъ творческой діятельности, думали? — эпическую поэму!..

тературный мистицизмъ, который состоялъ стяхъ. въ мечтательности, соединенной съ ложнымъ дарныхъ подражателей, но былъ великимъ можно сказать, всемірномъ направленіи шагомъ впередъ \*). Съ половины второго самая эклога и идиллія.

такъ называвшаяся поэтическая поэма, по- шить этотъ вопросъ: вотъ и все. эма пушкинская, бывало наводнявшая и потоплявшая нашу литературу, — все это теперь быть надолго или на всегда будеть удерне больше, какъ воспоминание о какомъ-то живать почетное место, полученное или, веселомъ, но давно минувшемъ времени. лучше сказать, завоеванное имъ между ро-Романъ все убиль, все поглотиль, а повъсть, дами искусства; но повъсть во всъхъ лите-

которое было нужно и полезно, какъ реакція, и следы всего этого, и самъ романъ съ почтеи вредно, какъ направление ложное, которое, ніемъ посторонился и даль ей порогу висслужавни свое тело. гребовало въ свою оче- реди себя. Какія книги больше всего чирель сильной реакцій. По причинъ огром- таются и раскупаются? Романы и повъсти наго и деспотическаго вліянія Карамзина и Какія книги доставляють литераторамъ и многосторонней его литературной діятель- дома, и деревни? Романы и повісти. Какія ности, новое направление долго тягот до и княги иншуть всв наши литераторы, приналъ искусствомъ, и надъ наукой, и надъ званные и непризванные, начиная отъ самой ходомъ идей и общественнаго образованія. высокой дитературной аристократія до не-Характеръ этого направленія состояль въ угомонныхъ рыцарей Толкуна и Смоленскаго сантиментальности, которая была односто-рынка? Романы и повъсти. Чулное лъло! роннимъ отраженіемъ характера европейской Но это еще не все. Въ какихъ книгахъ излитературы XVIII века. Въ то время, когда лагается и жизнь человеческая, и правила это сантиментальное направление было во нравственности, и философския системы, и. всемъ цвъту своемъ, Жуковскій ввелъ ли- словомъ, всь науки? Въ романахъ и повъ-

Вследствіе какихъ же причинъ прсизошло фантастическимь, но который въ самомъ-то это явленіе? Кто, какой геній, какой могуявль быль не что иное, какъ насколько воз- щественный талантъ произвель это новое навышенный, улучшенный и полновденный правленіе?.. На этоть разъ нать виноватаго. сантиментализмъ, и хотя породилъ тъму без- причина въ духъ времени, во всеобщемъ и.

Правда, и здъсь было вліяніе инострандесятильтія XIX выка совершенно кончилась ныхъ литературь, что очень естественно. эта однообразность въ направдении творче- ибо народъ, начинающий принимать участие ской діятельности: литература разбіжалась въ жизни образованной части человічества. по разнымъ дорогамъ. Хотя огромное вліяніе не можетъ быть чуждымъ никакого общаго Пушкина (который, скажемъ мимоходомъ, умственнаго движенія. По крайней мъръ составляеть на пустынномъ небосклонь на- это уже не было слыдствіемъ успыха или шей литературы, вмфстф съ Державинымъ и сильнаго авторитета одного какого - нибуль Грибо вдовымъ, пока единственное поэтиче- лица, но было следствиемъ общей потребноское созвъздіе, блестящее для въковъ) и этому сти. Правда, мы еще не забыли, хотя по періоду нашей словесности сообщило какой- имени, прад'ядушку нашихъ романовъ то общій характеръ; но, во-первыхъ, самъ «Ивана Выжигина»; но онъ быль ихъ пра-Пушкинъ былъ слишкомъ разнообразенъ въ дедушкой только по времени своего потонахъ и формахъ своихъ произведеній, по- явленія, а не по внутреннему достоинству. томъ вліяніе старыхъ авторитетовъ еще не Не успахь его заставиль всахъ писать ропотеряло своей силы и наконецъ знакомство маны, но онъ доказалъ общую потребность. съ европейскими литературами показало но- Надобно же было кому-нибудь начать. Привые роды и невый характерь искусства. Томь же вопросъ состояль не въ томъ-бу-Вмѣсть съ поэмой пушкинской появились — детъ ли имѣть успѣхъ на Руси романъ. Этотъ романь, повъсть, драма, усилилась элегія и вопрось быль уже решень, ибо тогда перене были забыты—балдада, ода, басня, даже водные романы Вальтеръ-Скотта уже начали разливаться по Россіи широкимъ потокомъ. Теперь совсемь не то: теперь вся наша Вопрось состояль въ томъ, можетъ ли иметь литература превратилась въ романъ и по- на Руси успёхъ русскій романъ, написанный въсть. Ода, эпическая поэма, баллада, басня, по-русски и почерпнутый изъ русской жизни. даже такъ называемая или, лучше сказать, Булгарину случилось прежде другихъ ръ-

Романъ и теперь еще въ силѣ и можетъпришедшая вмісті съ нимъ, изгладила даже ратурахъ теперь есть исключительный предметь вниманія и д'ятельности всего, что \*) Говоря о Жуковскомъ, я имѣю въ виду напра- пяшетъ и читаетъ, нашъ дневной насущный хльбъ, наша настольная книга, которую мы читаемъ, смыкая глаза ночью, читаемъ, открывая ихъ по утру. Есть еще третій родъ •поэзіи, который должень бы въ наше вре-

вленіе, произведенное имъ на литературу, а не оцінку его литературных взаслугь, — разумью его баллады н малое число оригинальныхъ пьесъ, а не переводы вообще, которыми наша литература по справедливости гордится.

мя разл'ялять владычество съ романомъ и жится и движется въ воздушномъ океант, не повъстью: это драма, хотя ея успъхи и за- поддерживаемая ничьей рукой, повинующаслонены успъхомъ романа и повъсти. Вслед- яся одному простому закону тяготънія!... ствіе этого всеобщаго направленія и въ на- Такимъ-то образомъ первобытное челов'ячешей литературъ господствующими родами ство, вълицъ грека, во всей полнотъ кипяпоэзім сділались романь и повість, и сді- щихь силь, во всемь разгарів свіжаго, жилались, повторяю, не столько вследствіе сле- вого чувства и юнаго, претущаго вообрапого подражанія или преобладанія какого-женія, объясняло явленія физическаго міра хомъ какого-нибудь творенія, сколько вслёд- нія нравственнаго міра, подчинивъ ихъ влілуха времени.

подвели подъ форму романовъ и повъстей?

объемлеть и воспроизводить явленія жизни. ства, словомь, низкой природой — выраже-Эти способы противоположны одинъ другому, ніе, такъ глупо понятое, такъ нелепо прихотя ведуть къ одной цели. Поэть или пе- нятое французами XVIII столетія. Для него ресоздаетъ жизнь по собственному идеалу, не существовало человъка съ свободной возависящему отъ образа его воззрвнія на вещи, лей, его страстями, чувствами и мыслями, оть его отношенія къ міру, къ в'єку и народу, страданіями и радостями, желаніями и лишевъкоторомъ онъ живетъ, или воспроизводитъ ніями, ибо онъ еще не созналъ своей индиее во всей ея нагот $\mathfrak k$  и истин $\mathfrak k$ , оставаясь видуальности, ибо его я исчезало въ я его навъренъ всъмъ подробностямъ, краскамъ и рода, идея котораго трепещетъ и дышетъ оттынкамь ея дыйствительности. Поэтому въ его поэтическихъ созданіяхъ. Его лири-Объяснимся.

она лежить не на раменахъ Атланта, а дер- ражалась и видивлась вся жизнь его, со

нибудь сильнаго дарованія или наконець вліяніемь высшахь, таинственнныхь силь. обольщенія слашкомънеобыкновеннымь успь- Такимъ же образомъ объясняло оно и явлествіе общей потребности и господствующаго янію какой-то грозной и неотразимой силы, которую оно назвало Сульбою. Для грека не Въ чемъ же заключается причина этой было законовъ природы, не было свободной общей потребности, этого господствующаго воли человъческой. И вотъ почему все входуха времени которые вст виды литературы дящее въ кругъ обыкновенной жизни, все объясняющееся простой причиной, почиталь Поэзія двумя, такъ сказать, способами онъ недостойнымъ поэзіи, униженіемъ искуспоэзію можно разділить на два, такъ ска- ческія пісни не носять на себі отпечатка зать, отдъла — на идеальную и реальную, воззрънія на міръ, слъдовъ стремленія допытаться его тайнъ, въ нихъ нётъ унылой ду-Поэзія всякаго народа, въ началь своемъ, мы, грустной мечтательности: это просто или бываеть согласна съ жизнью, но въ раздорь торжественный гимнъ благодарности, или съ дъйствительностью, ибо у всякаго мла- пламенный диопрамбъ радости, выражение денчествующаго народа, какъ и у младен- безсознательной хары, ибо онъ смотрелъ на чествующаго человъка, жизнь всегда враж- природу взоромъ любовника, а не мыслителя, дуетъ съ дъйствительностью. Истина жизни любилъ ее, а не изслъдовалъ, и вполнъ былъ недоступна ни для того, ни для другого; ея доволенъ и очарованъ ею. При взглядь на высокая простота и естественность чепонят- нее, не вопросы, а восторгъ теснился въ на для его ума, неудовлетворительна для его его душу, и онъ изливаль этоть восторгъ чувства. То, что для народа возмужалаго, или въ благодарственномъ гимнъ, или бъкакъ и для человека возмужалаго, кажется шеномъ диопрамов, или торжественной одв. торжествомъ бытія и высочайшей поэзіей, Это его лиризмъ; теперь посмотримъ на его для него было бы горькимъ, безотраднымъ эпопею и драму. Что ему жизнь и судьба разочарованіемъ, послі котораго уже не за- какого-нибудь частнаго человіка - этотъ рочъмъ и не для чего жить. Разоблаченная и манъ, такъ простой и такъ обыкновенный? обнаженная отъ своихъ ложныхъ красокъ, Давайте ему царя, полубога, героя! Что ему жизнь представилась бы ему сухой, скучной, картина частной жизни, съ ея заботами и вялой и б'ёдвой прозой, какъ будто бы истина хлопотами, съ ея высокимъ и смёшнымъ, съ и действительность несовместны съ поэзіей; ея горемъ и радостью, любовью и ненакакъ будто бы солнце менве великолвино вистью — эта поввсть, такъ мелочно-подроби лучезарно, когда оно только простой и ная, такъ суетно-ничтожная. Разверните петемный шаръ, а не торжественная колесница редъ нимъ картину борьбы народа съ наро-Феба; какъ будто бы лазурный куполь неба домъ, представьте ему зрълище боевъ и кроменфе прекрасенъ, когда онъ уже не звъзд- вопролитій, въ которыхъ принимаютъ участіе ный Олимпь, жилище боговь безсмертныхъ, сами небожители и которые оканчиваются по а ограниченное нашимъ зрвніемъ безпре- изволу и замыслу судьбы самовластной? Родъльное пространство, вмъщающее въ себъ манъ и повъсть для него пошлы-дайте ему миріады міровъ; какъ будто бы наконецъ поэму, поэму огромную, величественную, земля, жилище человька, мен ве дивна, когда полную чудесь, поэму, въ которой бы от-

всями оттянками, какъ отражается и вил- искусство должно или перемянить свой ханъется въ чистомъ, спокойномъ зеркаль без- рактеръ, или умереть. Съ искусствомъ челобрежнаго океана лазоревое небо съ своими ввчества нашего, новъйшаго, случилось, какъ облаками. - дайте ему «Иліаду»... Но прохо- увидимъ ниже, первое; съ искусствомъ чедить въкъ чудесь, волей и неволей народъ ловъчества древняго случилось послъднее. сближается съ дъйствительной жизнью и ибо народу, котораго поэзія вначаль была витело поэмы требуеть прамы. Но онъ и идеальная, вследствие его идеальной жизни. туть не изманяеть себа: онъ только отдалился невозможно перейти къ поэзіи реальной. отъ прошедшаго, но онъ не забылъ его, не Упрямо, на зло природъ, держится онъ проохладель къ нему, не развыкся съ нимъ. шедшаго и въ духе, и въ формахъ, и опыт-Онь уже начинаеть приглядываться къжиз-ный мужь, невозвратно утратившій вуру ни, но, недовольный ею, не ее хочеть пере- въ чудесное, освоившійся съ опытомъ жизнести въ поэзію, но поэзію хочеть перенести ни, силится придать своимъ поэтическимъ въ нее. Оставляя настоящее, онъ въ прошед- созданіямъ колорить идеальный. Но такъ шемъ ищеть эдементовъ для своей драмы; и какъ у него поэзія не въ даду съ жизнью, потому его драма не наша, не шекспиров- чего никогда не должно быть, то удивительская драма, представительница жизни дъй- но ли, что онъ становится на ходули за маствительной, борьбы страстей съ волей че- лостью роста, румянится за неимъніемъ приловъка — нътъ, это родъ таинственнаго, ре- роднаго цвъта юности, надувается за недолигіознаго обряда, мрачная мистерія, жрица статкомъ голоса; что его чудесное перехотрагелія высокая и благородная, въ нар- донкихотство? Такова была поэзія греческая, подъ маской и на котурнъ. Ея героемъ дол- промелькиула въ Александріи. Но чаще всеволи ужаснаго Рока.

ковъ.

также имъетъ свои возрасты, которые всегда данныхъ воображениемъ, которые народъ уваи юношескимъ возрастомъ народа, и тогда или за ихъ древность, или по привычкъ, или

и пророчица Судьбы, — словомъ, это трагедія, дить въ холодную аллегорію, героизмъ въ ственномъ, героическомъ величіи, трагедія когда, кончивъ свой кругъ, блюдной тенью женъ быть царь, полубогь, герой, съ вен- го это случается съ народами, у которыхъ цомъ, вънкомъ или шлемомъ на головь, ски- поэзія развилась не изъ жизни, а явилась петромъ, мечомъ или щитомъ въ рукъ, въ вслъдствие подражательности: она всегла быдлинной, волнующейся мантіи: ея содержа- ваеть пародіей на свой образець; ея велиніемь должень быть жребій цілаго поколів- чіе, благородство и идеальность похожи на нія царей, полубоговъ или героевъ, тесно свя- паяца, въ мишурной порфире и бумажной занный съ судьбой какого-нибудь народа или коронв, важно расхаживающаго надъ вхокакого-нибудь великаго событія, ибо участь домъ въ балаганъ. Такова была литература простолюдина и подробности частной жизни латинская и французская клаесическая (преоскорбили бы ея царственное величіе, пска- имущественно драматическая). Мнимое блазили бы ея религіозный характеръ, ибо народъ городство и возвышенность французской хотъль вильть на сцень себя, свою жизнь, а не классической трагедіи были не что иное, человъка, не его жизнь. Для своей драмы, точ- какъ мъщанство во дворянствъ, лакей во но такъ же, какъ и для своей поэмы, выбираетъ фракъ барина, ворона въ навлиньихъ перьонъ изъ жизни одно высокое, благородное и яхъ, обезьянское передразниванье грековъ, выбрасываеть все обыкновенное, повседнев- ибо оно не согласовалось съ жизнью. Но всеное, домашнее, ибо его жизнь на площади, на го разительнее видно это въ поэмахъ. «Иліпол'в брани, во храм'в, въ судилище, и тамъ ада» была создана народомъ, и въ ней отраего поэзія, а не въ домашнемъ кругу; пер- жалась жизнь эллиновъ, она была для нихъ сонажи его трагедін должны говорить язы- священной книгой, источникомъ религін и комъ высокимъ, облагороженнымъ, поэтиче- нравственности,—и эта «Иліада» безсмертна. скимъ, ибо они цари, полубоги, герон; его Но скажите, Бога ради, что такое эти «Энехоръ долженъ выражаться языкомъ таин- иды», эти «Освобожденные Герусалимы», ственнымъ, мрачнымъ и вмъсть торжествен- «Потерянные Раи», «Мессіады»? Не суть нымъ, ибо онъ есть органъ, истолкователь ли это заблужденія талантовъ, болве или менѣе могущественныхъ, попытки ума, болѣе Таковъ бываетъ характеръ поэзіи перво- пли менве успвышія привести въ заблуждебытныхъ народовъ, такова была поэзія гре- ніе своихъ почитателей? Кто ихъ читаетъ, ... кто ими восхищается теперь? Не похожи Но младенчество не въчно для человъка, ли они на старыхъ служивыхъ, которымъ не вѣчно для народа, не вѣчно для человѣ- отдаютъ почтеніе не за заслуги, не за почества; за нимъ следуетъ юность, потомъ двиги, а за старость летъ? Не принадлежатъ возмужалость, а тамъ и старость. Поэзія ли они къ числу техъ предразсудковъ, созпараллельны возрастамъ народа. Въкъ по- жаетъ, когда имъ въритъ, и которые онъ эзін идеальной оканчивается младенческимъ щадить, когда уже имъ не вфрить, щадить просъ посторонній: обращаюсь къ цёлу.

въра въ боговъ и чудесное умерла; духъ махъ художественнаго произведенія и предгероизма исчезъ; насталъ въкъ жизни дъй- ставленная какъ бы въ миніатюръ. У него ствительной, и тщетно поэзія становидась на нізть симпатій, нізть привычекъ, склонноподмостки: въ ней уже не было этого высо- стей, нёть любимыхъ мыслей, любимыхъ тикаго простодушія, этого простого, благород- новъ: онъ безстрастенъ, какъ наго, спокойнаго и гигантскаго величія, причина которыхъ заключалась прежде въ гармоніи искусства съ жизнью, въ поэтической который истинь. Міръ преобразился крестомъ, а обновденное и одухотворенное человъчество пошло другой дорогой. Родилась идея человѣка, существа индивидуальнаго, отдѣльнабадура, въ которой изливалось горе любви, въйшаго времени, которые возвратили искусжалоба тоскующей поселянки или заключен- ству его достоинство, униженное, поруганной принцессы, песнь торжества и победы, ное французскими классиками. Еще въ конповъсть любви, мщенія, подвига чести—все цъ XVIII въка, въ лиць Гёте и Шилдера въ искусствъ: Сервантесъ убидъ своимъ не- ніи быль вторымъ Шекспиромъ, быль главсегда помириль и сочеталь ее съ дъйстви- можеть-быть нъкогда исторія сдълается хутельной жизнью. Своимъ безграничнымъ и дожественнымъ произведениемъ и сманитъ мірообъемлющимъ взоромъ проникъ онъ въ романъ такъ, какъ романъ сменилъ эпопею... недоступное святилище природы человече- Разве уже и теперь не все убеждены, что ской и истины жизни, подемотрувль и удо- Божіе твореніе выше всякаго человуческаго, виль таинственныя біенія ихъ сокровеннаго что оно есть самая дивная поэма, какую пульса. Безсознательный поэтъ-мыслитель, только можно вообразить, и что высочайонъ воспроизводиль, въ своихъ гигантскихъ шая поэзія состоить не въ томъ, чтобы украсозданіяхъ, нравственную природу, сообраз- шать его, но въ томъ, чтобы воспроизводить но съ ея въчными, незыблемыми законами, его въ совершенной истинъ и върности?... сообразно съ ея первоначальнымъ планомъ, какъ будто бы онъ самъ участвоваль въ со- поэзія реальная, поэзія жизни, поэзія д'яйставленіи этихъ законовъ, въ начертаніи ствительности, наконецъ истинная и настояэтого илана. Новый Протей, онъ умель вды- щая поэзія нашего времени. Ея отличительхать душу живу въ мертвую действитель- ный характеръ состоить въ верности дейность; глубокій аналисть, онъ умізль въ са- ствительности; она не пересоздаеть жизнь, мыхъ повидимому ничтожныхъ обстоятель- но воспроизводитъ, возсоздаетъ ее и, какъ ствахъ жизни и дъйствіяхъ воли человъка вынуклое стекло, отражаетъ въ себь, подъ находить ключь къ разръшенію высочай- одной точкой зрвнія, разнообразныя шихъ психологическихъ явленій его нрав- явленія, выбирая изъ нихъ тѣ, которыя нужственной природы. Онъ никогда не прибъ- ны для составленія полной, оживленной и гаетъ ни къ какимъ пружинамъ или под- единой картины. Объемомъ и границами составкамъ въ ходъ своихъ драмъ; ихъ содер- держимаго этой картины должны опредьжаніе развивается у него свободно, есте- ляться великость и геніальность поэтическаственно, изъ самой своей сущности, по не- го созданія. Чтобы докончить характеристипреложнымъ законамъ нообходимости. Исти- ку того, что я называю «реальной поэзіей», на, высочайшая истина — вотъ отличитель- прибавлю, что въчный герой, неизмънный

по ланости и неиманію свободнаго времени, идеаловь, въ общепринятомъ смысла этого чтобы разомъ разсмотръть ихъ окончатель- слова; его люди - настоящіе дюди, какъ они но и расшибить въ прахъ?.. Но это во- есть, какъ должны быть. Каждая его прама есть символъ, отлъльная часть міра сосредо-Младенчество древняго міра кончилось; точенная фокусомъ фантазін въ тысныхъ ра-

Думный дьякъ, въ приказахъ постатьлый

Спокойно зрить на правыхъ и виновныхъ. Добру и злу внимая равнодушно.

Онъ быль яркой зарей и торжественнымъ го отъ народа, любопытнаго безъ отноше- разсвътомъ эры новаго истиннаго искусства, нія, въ самомъ себѣ... Унылая пѣснь тру- и онъ нашель себѣ отзывъ въ поэтахъ ноэто получило отзывъ... Поэма превратилась двухъ великихъ геніевъ, начавшихъ свое въ романъ. Правда, этотъ романъ былъ ры- поприще изученіемъ Шекспира, — они поцарскій, мечтательный, см'ясь бывалаго съ шли по его сл'ядамъ. Въ начал'я XIX в'яка небывалымъ, возможнаго съ невозможнымъ, явился новый великій геній, прониквутый но уже и не поэма, и въ немъ зръли съ- его духомъ, который докончилъ соединение мена настоящаго романа. Наконецъ, въ XVI искусства съ жизнью, взявъ въ посредники въкъ, совершилась окончательная реформа исторію. Вальтеръ-Скоттъ въ этомъ отношесравненнымъ «Донъ Кихотомъ» ложно иде- вой великой школы, которая теперь станоальное направление поэзіи, а Шекспиръ на- вится всеобщей и всемірной. И кто знаетъ?

И такъ, вотъ другая сторона поэзіи, вотъ ный характеръ его созданій. У него н'єть предметь ея вдохновеній, есть челов'єкь,

его бытія!..

и что где истина, тамъ и поэзія.

сла, викакого значенія, мы не столько на- эзіей.

существо самостоятельное, свободно дъйст- болье грустить и жалуется, нежели восхивующее, индивидуальное, символь міра, ко- щается и радуется, болье спращиваеть и изнечное его проявление, любонытная загадка следуеть, нежели безотчетно восклипаеть. лля самого себя, окончательный вопросъ соб- Его песнь-жалоба, его ода-вопросъ. Если ственнаго ума, последняя загадка своего его песнь обращена на внешнюю природу. любознательнаго стремленія... Разгадкой этой онъ не удивляется ей: не хвалить ея, а ишеть загалки, отватомъ на этотъ вопросъ, раше- въ ней попытаться тайны своего бытія своніемъ этой задачи - должно быть полное со- его назначенія, своихъ страданій. Для всего знаніе, которое есть тайна, ціль и причина этого ему кажутся тісны рамы превней олы. и онъ переносить свой лиризмъ въ эпопею Удивительно ли после этого, что въ наше и въ драму. Въ такомъ случае у него естевремя преимущественно развилось это реаль- ственность, гармонія съ законами л'яйствиное направление поэзіи, это тесное сочета- тельности — дело постороннее; въ такомъ ніе искусства съ жизнью? Удивительно ли, случав онъ какъ бы заранве условливается, что отличительный характеръ новъйшихъ договаривается съ читателемъ, чтобы тотъ произведений вообще состоить въ безпощад- вериль ему на слово и искаль въ его созданой откровенности, что въ нихъ жизнь яв- ніи не жизни, а мысли. Мы-вотъ предметь ляется какъ бы на позоръ, во всей наготь, его вдохновенія. Какъ въ оперь для музыки во всемъ ея ужасающемъ безобразіи и во пишутся слова и придумывается сюжеть, всей ея торжественной красоть; что въ нихъ такъ онъ создаетъ, по водь своей фантазіи. какъ будто вскрывають ее анатомпческимъ форму для своей мысли. Въ этомъ случат ножомъ. Мы требуемъ не идеала жизни, но его поприще безгранично; ему открытъ весь самой жизни, какъ она есть. Дурна ли, хо- действительный и воображаемый міръ, все роша ли, но мы не хотимъ ее украшать, роскошное царство вымысла, и прошедшее ибо думаемъ, что въ поэтическомъ предста- и настоящее, и исторія и басня и преданіе, вленія она равно прекрасна въ томъ и дру- и народное суевтріе и втрованіе, земля и гомъ случав, и потому именно, что истинна, небо и адъ! Безъ всякаго сомнвнія и туть есть своя догика, своя поэтическая истина. И такъ, въ наше время невозможна идеаль свои законы возможности и необходимости, ная поэзія? Нать, именно въ наше-то время и которымъ онъ остается верень, но только возможна она, и нашему времени предоста- дёло въ томъ, что онъ же самъ и творитъ влено развить ее, только не въ томъ смыслё, себё эти условія. Эта новёйшая идеальная какъ у древнихъ. У нихъ поэзія была идеаль- поэзія ведеть свое начадо отъ древней, ибо ной, вследствіе ихъ идеальной жизни; у насъ у нея заняла благородство, величіе и поэтичона существуеть вследствие духа нашего вре- ный, возвышенный языкъ, столь противопомени. Говоря о поэзіи реальной, я упоминаль ложный обыкновенному, разговорному, и только объ эпопев и драмв и ничего не ска- уклончивость отъ всего мелочного и житейзалъ о лиризмъ. Чъмъ отличается лиризмъ скаго. Чтобы не говорить много, скажу, что нашего времени отъ лиризма древнихъ? У къ созданіямъ такого рода принадлежатъ, нихъ, какъ я уже сказалъ, это было безот- напримфръ: «Фаустъ» Гёте, «Манфредъ» четное изліяніе восторга, происходившаго Байрона, «Дзяды» Мицкевича, «Лалла-Рукъ» отъ полноты и избытка внутренней жизни, Томаса Мура, фантастическія вид'єнія Жанъпробуждавшагося при сознаніи своего бытія Поля, подражанія Гёте и Шиллера древнимъ и воззрвнія на вившній міръ и выражав- («Ифигенія», «Мессинская Невеста») и пр. шагося въ молитве и пене. Для насъ Теперь думаю, что я довольно удовлетворивившняя природа, безъ отношеній къ идей тельно объясниль различіе между твиъ, что всеобщей жизни, не имъетъ никакого смы- я называю «идеальной» и «реальной» по-

слаждаемся ею, сколько стремимся постиг- Впрочемъ есть точки соприкосновенія, въ нуть ее; для насъ наша жизнь, сознаніе которых в сходятся и сливаются эти два эленашего бытія есть болье задача, которую мента поэзіи. Сюда должно отнести, во-пермы ищемъ решить, нежели даръ, которымъ выхъ, поэмы Байрона, Пушкина, Мицкевибы мы спѣшили пользоваться. Мы пригля- ча, —этп поэмы, въ которыхъ жизнь человъдълись къ ней, мы свыклись съ нимъ; для ческая представляется, сколько возможно, насъ жизнь уже не веселое пиршество, не въ истинъ, но только въ самыя торжественпразднественное ликованіе, но поприще тру- н'яйшія свои проявленія, въ самыя лиричеда, борьбы, лишеній и страданій Отсюда скія свои минуты; потомъ, —всь эти юныя, проистекаетъ эта тоска, эта грусть, эта за- незредыя, но кинящія избыткомъ силы, продумчивость и вм'есте съ ними эта мысли- изведенія которыхъ предметь есть жизнь тельность, которыми проникнуть нашь ли- действительная, но въ которыхъ эта жизнь ризмъ. Лирическій поэтъ нашего времени какъ бы пересоздается и преображается

или вельдствіе какой-нибудь любимой, за- въ односторонности; есть умы, есть характелушевной мысли, или односторонняго, хотя ры, столь оригинальные и чудные, столь неи могучаго, таланта, или наконецъ отъ похожіе на остальную часть люлей что каизбытка пылкости, не дающей автору глуб- жутся чуждыми этому міру, и зато міръ же и основательные вникнуть въ жизнь и имъ кажется чуждъ, и, недовольные имъ они постичь ее такъ, какъ она есть, во всей ся творять себъ свой собственный міръ и жиистинъ. Таковы «Разбойники» Шиллера— вутъ только въ немъ: Шиллеръ былъ изъ этоть пламенный, ликій лиопрамбъ, полобно числа такихъ людей. Покоряясь духу врелавъ исторгнувшійся изъ глубины юной, мени, онъ хотълъ быть реальнымъ въ своихъ энергической луши, - гд событе, характеры созданіяхь, но идеальность оставалась преи положенія какъ будто придуманы для вы- обладающимъ характеромъ его поэзіи вслілраженія илей и чувствъ, такъ сильно вод- ствіе влеченія его генія. новавшихъ автора, что для нихъ были бы И такъ, поэзію можно раздёлить на идеальсдишкомъ тесны формы лиризма. Иското- ную и реальную. Трудно было бы решить, пые нахолять въ первыхъ драматическихъ которой изъ нихъ должно отдать преимущепроизведеніяхъ Шиллера много фразъ; на- ство. Можетъ быть каждая изъ нихъ равна примъръ, говорять они, изъ всего огромнаго другой, когда удовлетворяетъ условіямъ твормонолога К. Моора, когда онъ объявляетъ чества, т. е. когда идеальная гармонируетъ разбойникамъ о своемъ отцъ, человъкъ въ съ чувствомъ, а реальная съ истиной предполобномъ положении могъ бы сказать раз- ставляемой ею жизни. Но кажется, что повъ какихъ-нибудь два-три слова. По моему, следняя, родившаяся вследствее духа нашего такъ онъ не сказаль бы ни слова, а развъ положительнаго времени, болье удовлетвотолько показаль бы безмолвно рукой на сво- ряеть его господствующей потребности. Впроего отца, и однакожъ у Шиллера Мооръ чемъ здёсь много значитъ и индивидуальговорить много, и однакожъ въ его словахъ ность вкуса. Но какъ бы то ни было, въ наньть и тьни фразеологіи. Дьло въ томъ, что ше время та и другая равно возможны, равно здісь говорить не персонажь, а авторь; что доступны и понятны всімь; но со всімь этимь въ цъломъ этомъ созданіи нътъ истины послъдняя есть по преимуществу поэзія нажизни, но есть истина чувства; нътъ дъй- шего времени, болже понятная и доступнал ствительности, натъ драмы, но есть бездна для всехъ и каждаго, более согласная съ дупоэзіи: ложны положенія, неестественны си- хомъ и потребностью нашего времени. Теперь туаціи, но върно чувство, но глубока мысль; «Мессинская Невъста» и «Жанна д'Аркъ» словомъ, дело въ томъ, что на «Разбойни- Шиллера найдутъ сочувствие и отзывъ; но ковъ» Шиллера должно смотреть не какъ задушевными, любимыми созданіями времени на драму, представительницу жизни, но какъ всегда останутся тв, въ которыхъ жизнь и двйна лирическую поэму въ формъ драмы, поэму ствительность отражаются върно и истинно. огненную, кипучую. На монологъ Карла Не знаю, почему въ наше время драма уступить мъсто истинной поэзіи.

Моора должно смотръть не какъ на есте- не оказываетъ такихъ большихъ успъховъ, ственное, обыкновенное выражение чувствъ какъ романъ и повъсть. Ужъ не потому ли, персонажа, находящагося въ извъстномъ что она непремънно требуетъ Гёте. Шиллеположенін, но какъ на оду, которой смыслъ ровъ, если не Шекспировъ, на произведенія или предметь есть выражение негодования которыхъ природа особенно скупа, или попротивъ изверговъ-детей, попирающихъ свя- тому, что драматические таланты вообще осотость сыновняго долга. Вследствіе такого бенно редки? Не умею решить этого вопроса. взгляда, мив кажется, должны исчезнуть всв Можеть быть романь удобные для поэтичефразы въ этомъ произведении Шиллера и скаго представления жизни. И въ самомъ дълѣ, его объемъ, его рамы до безконечности Вообще можно сказать, что почти всё дра- неопредёленны; онъ менёе гордъ, менёе примы Шиллера, больше или меньше, таковы хотливъ, нежели драма, ибо, иланяя не столь-(исключая «Марію Стюартъ» и «Вильгельма ко частями и отрывками, сколько цёлымъ, Телля»), ибо Шиллеръ былъ не столько ве- допускаеть въ себя и такія подробности, таликій драматургь въ частности, сколько ве- кія мелочи, которыя при всей своей кажуликій поэтъ вообще. Драма должна быть въ щейся ничтожности, если на нихъ смотрёть высочайшей степени спокойнымъ и безпри- отдёльно, им'єють глубокій смысль и бездну страстнымъ зеркаломъ действительности, и поэзіи въ связи съ целымъ, въ общности соличность автора должна исчезать въ ней, ибо чиненія, тогда какъ тёсныя рамки драмы, она есть по преимуществу моэзія реальная. прямо или косвенно, больше или меньше, но Но Шиллеръ даже въ своемъ «Валленштей- всегда покоряющейся сцепическимъ услоић» выказывается, и только въ «Вильгельмѣ віямъ, требуютъ особенной быстроты и жи-Теллів» является истинным в драматиком в. Но вости въ ході дійствія и не могуть допуне обвиняйте его въ недостаткъ генія или скать въ себя большихъ подробностей, ибо

явленіи. И такъ, форман условія романа удоб- которые появились въ нашей литературі, не ка, разсматриваемаго въ отношении къ об- вследствие потребности. Лумаю, что предыусловнаго владычества.

лычества, теперь леспотического, своенрав- турф. наго, не терпящаго соперничества? Что такое и для чего эта повъсть, безъ которой недавно, а именно съ двадцатыхъ годовъ текнижка журнада есть то же, что быль бы кушаго стольтія. Ло того же времени она человъкъ въ обществъ безъ сапогъ и галсту- была чужеземнымъ растеніемъ, перевезенка, -- эта новъсть, которую теперь всъ пишутъ нымъ изъ-за моря по прихоти и модъ и наи вск читають, которая воцарилась и въ бу- сильственно пересаженнымъ на родную почву. дуарь свытской женщины, и на письменномъ Можеть быть поэтому она и не принядась. столь записного ученаго, наконепъ – эта по- Карамзинъ первый, впрочемъ съ помощью въсть, которая какъ булто вытъсняла самый Макарова, призваль эту гостью, набъленную, романь?.. Когла-то и гль-то было прекрасно нарумяненную, какъ русская купчиха, плаксказано, что «повъсть есть эпизодъ изъ без- сивую и слезливую, какъ избалованное дитяпредальной поэмы судебъ человаческихъ», недотрога, высокопарную и надутую, какъ Это очень върно; да, повъсть-распавшійся классическая трагедія, скучно-поучительную на части, на тысячи частей, романь; — глава, и притворно-нравственную, какъ лидемърная вырванная изъ романа. Мы - люди деловые, богомолка, воспитанницу мадамъ Жанлисъ, мы безпрестанно сустимся, хлопочемь, мы крестницу добренькаго Флоріана. Къ такому дорожимъ временемъ, намъ некогда читать роду повестей принадлежатъ всв повести. большихъ и длинныхъ книгъ, - словомъ, намъ писавщіяся до двадцатыхъ годовъ, да ихъ нужна повъсть. Жизнь наша современная къ счастью и немного было написано: слишкомъ разнообразна, многосложна, дроб- «Марьина Роща» Жуковскаго, несколько на: мы хотимъ, чтобы она отражалась въ повъстей покойнаго В. Измайлова и... право поэзін, какъ въ граненомъ, угловатомъ хру- не помню, какія еще. сталь, милліоны разъ повторенная во всъхъ возможныхъ образахъ, и требуемъ повъсти. выя попытки создать истинную повъсть. Это Краткая и быстрая, легкая и глубокая вмв- зачинщикомъ русской повъсти. ств, она перелетаеть съ предмета на пред- Я уже имъль случай высказать мое мньзаглавіе: «Челов'єкъ и Жизнь»!..

драма, преимущественно предъ всеми рода- законнаго жидища. Я уже говорилъ въ нами поэзіи, представляеть жизнь человіческую чалів моей статьи, и теперь повторяю, что въ ея высшемъ и торжественнъйшемъ про- романъ и повъсть суть единственные роды, нъе для поэтическаго представленія человъ- столько по духу подражательности, сколько шественной жизни, и вотъ, мев кажется, тай- дущее разсуждение содержитъ въ себъ пона его необыкновеннаго успаха, его без- вольно удовлетворительное объяснение причины ея появленія и успѣховъ. Теперь бро-Но повъсть? — ея значеніе, тайна ея вла- симъ взглядъ на ея ходъ въ нашей литера-

Повъсть наша началась недавно, очень

Въ двадцатыхъ годахъ обнаружились пер-Есть событія, есть случаи, которыхъ, такъ было время всеобщей литературной реформы, сказать, не хватило бы на драму, не стало явившейся вследствие начинавшагося знакомбы на романь, но которые глубоки, которые ства съ намецкой, англійской и новой франвъ одномъ мгновенін сосредоточивають столь- цузской литературами и съ здравыми поняко жизни, сколько не изжить ее и въ въка; тіями о законахъ творчества. Если повъсть повъсть ловить ихъ и заключаеть въ свои не оказала тогда настоящихъ успъховъ, по тъсныя рамки. Ея форма можетъ вмъстить крайней мъръ обратила на себя всеобщее въ себ'в все, что хотите, — и легкій очеркъ вниманіе по своей новости и небывалости. нравовъ, и колкую, саркастическую насмѣшку Чтобы не говорить много, скажу, что Марнадъ челов' комъ и обществомъ, и глубокое линскій былъ первымъ нашимъ пов' вствоватаннство души, и жестокую игру страстей. телемъ, былъ творцомъ или, лучше сказать,

меть, дробить жизнь по медочи и вырываеть ніе объ этомъ писатель, и такъ какъ потомъ, листки изъ великой книги этой жизни. Со- по собственномъ размышленіи и по сообраедините эти листки подъ одинъ переплетъ, женіп съ общимъ мивніемъ, не только не и какая обширная книга, какой огромный имель причинь отказаться оть него, но еще романъ, какая многосдожная поэма состави- болье утвердился въ немъ, то теперь повтолась бы изъ нихъ! Что въ сравнении съ нею рю уже сказанное мною прежде. Марлинский ваша безконечная «Тысяча и одна ночь» или владветь неотьемлемымъ и замвтнымъ таобильная эпизодами «Магабгарата» и «Ра- лантомъ, талантомъ разсказа, живого, остромайна»! Какъ бы хорошо шло къ этой книгъ умнаго, занимательнаго; но онъ не измърилъ своихъ силъ, не созналъ своего направленія, Въ русской литературъ повъсть еще гостья, и потому, доказавши, что имъетъ талантъ, но гостья, которая, подобно ежу, вытёсняеть не сдёлаль почти ничего. Въ художествендавнишнихъ и настоящихъ хозяевъ изъ ихъ ной дъятельности есть своя добросовъстность,

мѣшательство, еслибы попросили ихъ разска- бокости мысли, пламени чувства, нътъ дизать исторію своихъ сочиненій, то-есть: по- ризма, а если и есть всего этого понемногу, бужденія, вследствіе которыхъ они написа- то напряженное и преувеличенное насильны, обстоятельства, сопровождавшія ихъ по- ственнымъ усиліемъ, что доказывается паже явленіе на світь, а болье всего душевное, самой черезчурь цвітистой фразеологіей. исихическое состояние автора въ то время, которая никогда не бываетъ следствиемъ глукогда онъ писалъ. Вдохновение есть страда- бокаго, страдательнаго и энергическаго чувтельное, можно сказать, бользненное состоя- ства. ніе души, и его симптемы теперь хорошо всемъ известны. Человекъ въ горячке, безъ вестей русскихъ, народныхъ, т. е. такихъ, труда, безъ усилій и безъ вреда себъ, под- содержаніе которыхъ берется изъ міра руснимаеть ужасныя тягости: это называется у ской жизни. Какъ опыть, какъ попытка. медиковъ энергіей или напряженнымъ со- онь были прекрасны и въ свое время застояніемъ жизненной діятельности. Чело- служили справедливое вниманіе; но, какъ въкъ здоровый можетъ возбудить въ себъ произведения не созданныя, а сдъданныя, онъ насильственно до накоторой степени эту теперь утратили свою пану. Въ нихъ не было энергію, да бёда ва томъ, что она должна истины действительности, следовательно не дорого обойтись ему. Вдохновение въ этомъ было и истины русской жизни. Народность смысль есть энергія души, возбужденная не ихъ состояла въ русскихъ именахъ, въ изволей человека, но какимъ-то независящимъ бежаніи явнаго нарушенія верности событій отъ него вліяніемъ, и поэтому оно непри- и обычаевъ и въ поддълкъ поль даль руснужденно и свободно. Есть еще другого рода ской ръчи, въ поговоркахъ и пословицахъ, вдохновеніе,—вдохновеніе, усиленное волей, но не болье. Русскіе персонажи повъстей желаніемъ, цёлью, разсчетомъ, какъ будто Марлинскаго говорять и дёйствують какъ пріемомъ опія. Плоды этого вдохновенія намецкіе рыцари: ихъ языкъ риторическій, иногда блестящи на видъ, но ихъ блескъ есть вродь монологовъ классической трагедіи; блескъ фольги, а не золота, блескъ, тускивю- и посмотрите съ этой стороны на «Бориса щій отъ времени. Правда, въ комъ нѣтъ та- Годунова» Пушкина-то ди это?... Но, неланта, тому нельзя приходить даже и въ на- смотря на все это, повъсти Марлинскаго, не пряженный восторгь, ибо напрягать можно прибавивши ничего къ сумм'в русской поэтолько что-нибудь существующее, положи- зін, доставили много пользы русской литетельное, хотя и слабое; напрягать или натя- ратурь, были для нея большимъ шагомъ впегивать чувство, фантазію, словомъ, талантъ редъ. Тогда въ нашей литературѣ было еще можеть только тоть, кто хотя въ некоторой полное владычество XVIII века, русскаго степени владветь всемъ этимъ, и Марлин- XVIII века; тогда еще все повести и ромаскій точно владветь всвиъ этимъ въ неко- ны оканчивались счастливо; тогда нашу путорой степени, и усиліемь возбуждаеть все блику могли занять похожденія какого-ниэто до высшей степени. Между множествомъ будь выходца изъ собачьей конуры, тысяча натяжекъ въ его сочиненіяхъ есть красоты первой пародіи на Жилблаза, негодяя, коистинныя, неподдёльныя; но кому пріятно торый съ-молсду подличаль, обманываль, вдазаниматься химическимъ анализомъ, вмёсто вался самъ въ обманъ, обольщалъ женщинъ того чтобы наслаждаться поэтическимъ син- и самъ былъ ихъ игрупікой, а потомъ изъ тезомъ, и, сверхъ того, кто можетъ довфр- негодяя делался вдругъ порядочнымъ челочиво любоваться и истинной красотой, если въкомъ, влюблялся по разсчету, женился счаи найдетъ такую, когда замътитъ множество стливо и богато и, съ миллюномъ въ карподдёльныхъ?.. Но это частности: что же ка- мана, принимался проповадывать ношлую сается до общности, целости произведеній мораль о блаженстве подъ соломенной кро-Марлинскаго, то объ нихъ еще менфе можно влей, у свфтлаго источника, подъ тфнью разсказать въ его пользу. Это не реальная поэ- въсистой березы. Въ повъстяхъ Марлинскаго зія—ибо въ нихъ н'ятъ истины жизни, н'ять была нов'яйшая европейская манера и хад в биствительности, — такой, какъ она есть, ибо рактеръ; везд в былъ виденъ умъ, образованвъ нихъ все придумано, все разсчитано по ность, встрвчались отдельныя прекрасныя разсчетамъ в роятностей, какъ это бываетъ мысли, поражавщія и своей новостью, и свопри дёланіи или сочиненіи машинъ; ибо въ ей истиной; прибавьте къ этому его слогь, пихъ видны нитки, которыми сметано ихъ оригинальный и блестящій въ самыхъ натяждъйствіе, видны блоки и веревки, которыми кахъ, въ самой фразеологіи— и вы не будете приводится въ движение ходъ этого дъйствия: болъе удивляться его чрезвычайному успъху. словомъ-это внутренность театра, въ котодневнымь свътомь и побъждается имь. Это вости къ новости, часто принимала новость

и многіе авторы пришли бы въ большое за- не идеальная поэзія поо въ нихъ нать гду-

Марлинскій началь свое поприше съ по-

Почти въ то самое время, какъ русская ромъ искусственное освъщение борется съ публика переходила съ изумлениемъ отъ нону, и Мардинскому, и Булгарину, въ то са- проніей. Поэтому не ищите въ его создамое время начали появляться разные лите- ніяхъ поэтическаго представленія действиратурные опыты кн. Одоевскаго. Эти опыты тельной жизни, не ищите въ его повъстяхъ состояди большей частью изъ аллегоріи и всё пов'єсти, ибо пов'єсть была для него не п'влью. отличались какимъ-то необщимъ выражениемъ но, такъ сказать, средствомъ, не существенсвоего характера. Основый элементъ ихъ со- ной формой, а удобной рамой. И не улиставлять дидактизмъ, а характеръ - юморъ. вительно: въ наше время и самъ 1()веналъ Этотъ дидактизмъ проявлялся не въ сентен- писалъ бы не сатиры, а повъсти, ибо если піяхъ, но былъ всегда какой то arrière pen- есть идеи времени, то есть и формы времеsée. идеей невидимой и вм'єст'є съ тімь ни. Но объ этомь я говориль выше: л'єло въ осязаемой; этотъ юморъ состояль не въ ве- томъ, что князь Одоевскій — поэть міра илеселомъ расположения, понуждающемъ чело- альнаго, а не дъйствительнаго. Но вотъ что въка добродушно и невинно подшучивать странно: есть нъсколько фактовъ, которые налъ всемъ, что ни попадется на глаза, но не позволяють такъ решительно ограничить въ глубокомъ чувствъ негодованія на чело- поприще его художественной д'ятельности. въческое ничтожество во всъхъ его видахъ, Есть въ нашей литературъ какой-то Безвъ затаенномъ и сосредоточенномъ чувствъ гласный и какой-то дъдушка Ириней, — люди ненависти, источникомъ которой была дю- совсемъ не идеальные, - люди, слишкомъ глубовь. Поэтому алдегорім князя Одоевскаго боко проникнувшіе въ жизнь д'яйствительбыли исполнены жизни и поэзіи, несмотря ную и вфрно воспроизводящіе ее въ своихъ на то, что самое слово «аллегорія» такъ про- поэтическихъ очеркахъ: вы втрио не забытивоположно слову «поэзія». Йервою его по- ли курьезной исторін о томъ, какъ у почтенвъстью, помнится, быль «Элладій»: жалью, наго городничаго города Ржева завелась въ что у меня теперь нътъ подъ рукой этой по- головъ жаба, и какъ увздный лъкарь хотвлъ въсти, а по прошлымъ впечатлъніямъ судить ее выръзать, и не менъе курьезной исторіи боюсь! Не знаю, произвела ли она тогда ка- подъ названіемъ «Княжна Мими»—этихъ кое-нибудь вліяніе на нашу публику, не знаю двухъ вфриыхъ картинъ нашего разнокалидаже, была ли она замъчена ею; но знаю, бернаго общества? Зпаете-ли что? мнъ качто въ свое время эта повъсть была див- жется, будто эти люди пишутъ подъ вліянымъ явленіемъ въ литературномъ смысль; ніемъ князя Одоевскаго, даже чуть ли не несмотря на вст недостатки, сопровождающе подъ его диктовку: такъ много у нихъ обвсякое первое произведение, несмотря на рас- щаго съ нимъ и въ манеръ, и въ колоритъ, тянутость по мъстамъ, происходившую отъ и во многомъ... Впрочемъ это одно предюности таланта, неумъвшаго сосредоточи- положение, котораго прошу не принимать за вать и сжимать свои порывы, въ ней были утверждение; можетъ быть я и ошибаюсь, мысль и чувство, были характеръ и физіо- подобно многимъ... номія; въ ней въ первый разъ блеснули Следуя хронологическому порядку, я долидеи нравственности XIX въка, новаго гостя женъ теперь говорить о повъстяхъ Погодина Руси; въ первый разъ была сделана на- на. Ни одна изъ нихъ не была историчепадка на XVIII вѣкъ, слишкомъ загостившій- ской, но всѣ были народными или, лучше ся на святой Руси и получившій въ ней сказать, простонародными. Я говорю это не свой собственный, еще безобразнийшій харак- въ осужденіе ихъ автору и не въ шутку, а теръ. Впоследствии князь Одоевский, вслед- нотому, что въ самомъ деле міръ его поствіе возмужалости и зрізлости своего та- эзіи есть міръ простонародный, міръ купланта, далъ другое направление своей худо- цовъ, мъщанъ, мелкопомъстнаго дворянства и жественной дізтельности. Художникъ – эта мужиковъ, которыхъ онъ, надо сказать правду, дивная загадка -- сдёлался предметомъ его изображаетъ очень удачно, счень верно. наблюденій и изученій, плоды которыхъ онъ Ему такъ хорошо изв'єстны ихъ образъ мыпредставляль не въ теоретическихъ разсу- слей и чувствъ, ихъ домашняя и общественжденіяхъ, но въ живыхъ созданіяхъ фанта- ная жизнь, ихъ обычаи, правы и отношезіп, ибо художникъ для него былъ столько нія, и онъ изображаетъ ихъ съ особенной же загадкой чувства, сколько и ума. Высшія любовью и съ особеннымъ усп'яхомъ. Его мгновенія жизни художника, разительній- «Нищій», такъ естественно, візрно и пронія проявленія его существованія, дивная стодушно разсказывающій о своей любви и и горестная судьба, были имъ схвачены съ своихъ страданіяхъ, можетъ служить типомъ удивительной върностью и выражены въ глу- благородно чувствующаго простолюдина. Въ бокихъ поэтическихъ символахъ. Потомъ онъ «Черной Немочи» бытъ нашего средняго эставилъ аллегорію и зам'єнилъ ихъ чисто- сословія, съ его полу-дикимъ, полу-челов'єпоэтическими фантазіями, проникнутыми не- ческимь образованіемь, со всёми его оттівн-

за достоинство, равно удивлялась и Пушки- стью мысли и какой-то горькой и фикой

обыкновенной теплотой чувства, глубоко- ками и родимыми пятнами, изображенъ

кистью мастерской. Этотъ купецъ, который въсть совершенно народная и поэтическитакъ кръпко держитъ въ ежовыхъ рукави- нравоописательная -- но здъсь и конецъ ея пахъ и жену, и сына, который, при милліо- достоинству. Главная цёль автора была науъ, жаветъ, какъ мужикъ, который чва- представить геніальнаго, отмъченнаго пернится своимъ богатствомъ, какъ глупый ба- стомъ Провиденія, юношу въ борьбе съ полринъ своимъ дворянствомъ, который, по про- лой, животной жизнью, на которую осудиутеній реестра приданаго, говорить, что да его судьба: эта ціль не вподні имъ до-«Божьяго-то благословенія маловато», кото- стигнута. Зам'ятно, что автора волновало рый наконець убиваеть родного сына изъ какое-то чувство, что у него была какая-то родительской любви и боится, какъ дьяволь- любимая задущевная мысль. но и вмёстё скаго навожденія, всякой челов'єческой мы- съ тімь, что у него недостало силы таланта сли, всякаго человъческаго чувства, чтобъ воспроизвести ее; съ этой стороны читатель не погращить противъ «чистайшей нрав- остается неудовлетвореннымъ. Причина очественности», которой держались столько сто- видна: талантъ Погодина есть талантъ нральтій его отцы и праотцы; эта купчиха, глу- воописателя низшихъ слоевъ нашей общепая и толстая, которая такъ боится кулака ственности, и нотому онъ занимателенъ, и плети своего дражайшаго сожителя, что не когда онъ веренъ своему направленію, п см'єсть, безъ его спросу, выйти со двора, не тотчасъ падаеть, когда берется не за свое смъетъ сказать перелъ нимъ лишняго слова и дъло. «Невъста на Ярмаркъ» есть какъ буддаже затанваеть въ его присутстви свою ма- то вторая часть «Черной Немочи», какъ теринскую дюбовь къ сыну; эта попадья, то будто вторая галлерея картинъ въ Теньеробранящая батрака и распоряжающаяся на по- вомъ родь, - картинъ, безпрерывно восходягребъ, то, мучимая женскимъ любопытствомъ, щихъ чрезъ всь степени низшей общественподслушивающая сквозь замочную щель раз- ной жизни и тотчасъ прерывающихся, когда говоръ своего мужа съ купчихой, то проди- дело доходить до жизни цивилизованной рающая нальцемъ дырочку на кулькъ, при- или возвышенной. Словомъ, «Нищій», «Чернесенномъ ей купчихой, чтобы узнать, что ная Немочь» и «Невеста на Ярмаркев» суть въ немъ обрътается; эта сваха Савишна, эта три произведенія Погодина, которыя, по всемірная кумушка, сплетчица и сводчица, моему мнфнію, заслуживаютъ вниманія; о безъ которой русскій человікь, бывало, не прочихь умалчиваю. умьль ни родиться, ни жениться, ни умереть, которая торгусть счастьемъ и судьбой ныхъ мъстъ между нашими повъствователялюдей точно такъ же, какъ лентами, запонка- ми (которыхъ впрочемъ очень немного) зами и шерстяными чулками, которая такъ мило нимаетъ Полевой. Отличительный характеръ увеселяеть площадными экивоками честное его произведеній составляеть удивительная компанство бородатыхъ милліонщиковъ; эта многосторонность, такъ что трудно подвенев'вста, «дфвочка низенькая, но толстая, пре- сти ихъ нодъ общій взглядъ, нбо каждая толстая, съ одугловатыми щеками, набълен- его повъсть представляетъ совершенно отная, нарумяненная, разсеребренная, раззо- дельный міръ. Что есть общаго или сходлоченная, и всякими драгоценными ка- наго между «Симеономъ Кирдяпою» и «Жименьями изукрашенная»; наконецъ это сва- вописцемъ», между «Разсказами Русскаго товство, эти споры о приданомъ, вся эта Солдата» и «Эммою», между «Мъшкомъ съ жизнь подлая, гадкая, грязная, дикая, нече- Золотомъ» и «Блаженствомъ Безумія»? Правловъческая изображена въ ужасающей вър- да, этихъ повъстей немного, и онъ не всъ ности; прибавьте сюда этого попа, который одинаковаго достоинства, но можно сказать выражение самыхъ священныхъ, самыхъ че- утвердительно, что каждая изъ нихъ озналовфческихъ чувствъ своихъ располагаетъ менована печатью истиннаго таланта, а нфпо правиламъ Бургіевой риторики и самую которыя останутся навсегда украшеніемъ рускраснорычивую рычь свою прерываеть вы- скойлитературы. Въ«Симеоны Кирдяны», этой ходкой противъ плута-лавочника, отпустив- живой картинь прошедшаго, начертанной шаго дурного масла на лампадку, который могучей и широкой кистью, поэзія русской рукой сморкается и рукой утирается; по- древней жизни еще въ первый разъ была потомъ этого юношу, аристократа по природі, стигнута во всей ся истині, и въ этомъ соплебея по судьбъ, агнца между волками-и зданіи историкъ-философъ слился съ поэтомъ. воть вамь подная картина одной изъ глав- Прочія пов'єсти вев отличаются теплотой ныхъ сторонъ русской жизни, съ ея положи- чувства, прекрасной мыслью и вфриостью тельнымъ и ея исключеніями. Самый языкъ дёйствительности. Въ самомъ дёлъ, вгляэтой повъсти, равно какъ и «Нищаго», от- дитесь въ нихъ пристальнъй, и вы увидите личается отсутствіемъ тривіальности, обез- такія черты, схваченныя съ жизни, которыя ображивающей прочія пов'єсти этого писа- вы часто можете встр'єтить въ жизни, но теля. И такъ, «Червая Немочь» есть по- редко въ сочиненияхъ, увидите эту выдер-

Одно изъ главивничкъ, изъ самыхъ вид-

жанность и оригинальность характеровъ, эту отецъ, всю жизнь недоводьный сумасбролпротиворъчить самому себь въ своихъ со- ныхъ мъстъ. зданіяхъ, восиввая нынче предести разгуль- Теперь въ «Святочныхъ Разсказахъ» и ной, эникурейской жизни, завтра поетъ о «Разсказахъ Русскаго Солдата», сколько живомъ трудь, о подвигь жизни, объ отре- того что называется «народностью», изъ ченій благь земныхъ. Бальзакъ носить на чего такъ хлопочуть наши авторы, что имъ фракѣ золотыя пуговицы, трость съ золо- менѣе всего удается, и что всего легче для тымъ набалдашникомъ (последняя степень истиннаго таланта! Это міръ совершенно отприхотливой роскоши), живетъ какъ принцъ дельный, міръ, полный страстей, горя и ракакой-нибудь, и между тъмъ его картины достей, все человъческихъже, но только выбъдности и нищеты леденять душу своей ражающихся въ другихъ формахъ, по своужасающей върностью. Гюго никогда не ему. Тутъ нътъ ни одной побранки, ни одбыль осуждень на смертную казнь, но какая ного плоскаго слова, ни сдной вульгарной ужасная, раздирающая истина въ его «По- картины, и между твиъ такъ много поэзіи, следнемъ дне осужденнаго»! Конечно не- и, мне кажется, именно потому, что авторъ возможно, чтобы обстоятельства жизни са- старался быть вернымъ больше истине, чемъ мого поэта не имвли большаго или мень- народности, искадъ больше человвческаго, шаго вліянія на его произведенія; по это нежели русскаго, и всл'ядствіе этого народвліяніе имфетъ свое ограниченіе и быва- ное и русское само пришло къ нему. еть по большей части какъ бы исключені- Прежде, нежели перейду къ пов'єстямъ больше какъ ребенка, который играль съ «Наблюдателя» видно только то, что повъсти

варность положеній, которыя основываются ствомъ любимаго сына, проклинавшій моне на разсчетахъ возможностей, но един- жетъ быть отъ чистаго сердца и его страсть ственно на способности автора понимать къ живописи, и самую живопись, и наковсевозможныя положенія челов в ческія, шоло- нець передъ смертью съ умиленіем в сможенія, въ которыхъ онъ самъ можетъ-быть трящій на его последнюю картину и рылаюникогла не быть и не могъ быть. Профа- щій, не понимая ея: теперь, эта мечтательны, люди, не посвященные въ таинства ис- ная мещанка, существо святое и чистое, но кусства, часто говорять: «Да, это очень вър. не имъющее въ нашей русской жизни никано, ла и не могло быть иначе-авторъ такъ кого смысла, никакого значенія, эта бізная много страдалъ, слъдовательно писалъ по дъвушка, передъ которой подличаеть богаопыту, а не съ чужого голоса». Мивніе не- тая и знатная графиня, и которая всей лъное! Если есть поэты, которые върно и своей жизнью возвращаетъ жизнь сумаглубоко воспроизводили міръ собственныхъ, сшедшему и потомъ требуеть въ свою очеизвёданныхъ ими страстей и чувствъ, соб- редь всей его жизни, чтобы не умереть саственныя страданія и радости, шзъ этого мой, и вмісто всего этого видить съ его еще не слудуеть, чтобы поэть только тогда стороны одно холодное уважение, а со стомогъ пламенно и увлекательно писать о люб- роны графини худо скрытое чувство неблави, когда быль самь влюблень, -- о счасти, годарности, тонъ покровительства, который когда самъ находится въ благопріятныхъ для души благородной хуже самаго жестообстоятельствахъ, и пр. Напротивъ, это озна- каго гоненія. — все это не придумано, не рачаеть скоръе односторонность и ограничен- зочтено, а выдилось прямо изъ души, «Бланость таланта, нежели его истинность. Отли- женство Безумія» отличается, мёстами, тенчительная черта, то, что составляеть, что лотой чувства, но и выфсть съ тымь излишдълаетъ истиннаго поэта, состоитъ въ его нимъ владычествомъ мысли, какъ будто австрадательной и живой способности, всегда торъ задаль себь исихологическую задачу и и безъ всякихъ отношеній къ своему образу хотіль рішить ее въ поэтической формі. Отъ мыслей, понимать всякое челов ложение. И воть почему поэть такъ часто етъ; впрочемъ много отлъльныхъ прекрас-

емъ изъ общаго правила. Эта способность Гоголя, главному предмету моей статьи, я понимать явленія жизни очень не чужда должень остановиться еще на одномъ авто-Полевому. Сколько истины въ его «Живо- рф повестей, недавно успевшемъ обратить писцъ» и «Эммъ»! Дътство художника, его на себя общее внимание-Павловъ сколько безсознательное стремленіе къ искусству, потому, что его пов'асти суть явленіе пріятего любовь къ пустой дівчонків, его недо- ное, сколько и потому, что о нихъ почти вольство собственными произведеніями, его нигдъ ничего не сказано. О рецензін «Биббезмолвное страданіе при сужденіяхъ глу- ліотеки для Чтенія» умалчиваю; сказала ли ной беземыеленной толны о дучшемъ, за- о нихъ что-нибудь «Ичела», не знаю; «Молдушевномъ его произведении, его отчаяние, ва» ограничилась почти простымъ библюкогда онъ увидёль въ своемъ идеаль не графическимъ объявлениемъ, а изъ отзыва нимъ въ любовь; потомъ этотъ старпкъ- Павлова написаны какимъ-то небывалымъ

у насъ хорониямъ языкомъ, и что авторъ «от- много замътилъ, много уловилъ: но вмъстъ

кой надежды и въ то же время не лишая его и въ простомъ изустномъ разсказъ. надежды, — вс в эти тонкія черты, эти р в «Именины» больше отличаются художекіе оттінки доказывають, что авторь смотрівдь ственнымь достоинствомь, чёмь «Ятагань». на жизнь проницательнымъ взоромъ, что онъ Въ этой повъсти есть яркіе проблески глубовнимательно изучаль ее, что много видель, каго чувства, резкія черты характеровь (осо-

крыль новые яшики въ многосложномъ бюро съ тёмъ эти же самые пассажи локазывають. человаческого сердиа». -- выражение, сбиваю -- что они плодъ больше наблюдательности ума шееся на гиперболу въ восточномъ вкусъ, и высокой образованности, чемъ таланта что Трудно судить о повестяхъ Павлова, трудно они скорее списаны съ действительности, ръшить, что онътакое: дума умнаго и чувствую- чъмъ созданы фантазіей. Ибо, гдъ же эта шаго человъка, плодъ мгновенной вспышки встина, эта върность пъдаго, столь замътная. воображенія, произведеніе одной счастливой столь поразительная въ подробностяхъ? Гль минуты, одной благопріятной эпохи въжизни же эти характеры, индивидуальные и типиавтора, порождение обстоятельствъ, результатъ ческие, которые бы доказывали не одно знаодной мысли, глубоко запавшей въ душу, — ніе общества, но и сердца челов'яческаго?.. или созданія художника, произведенія без- Ихъ н'єть или, справедлив'єе, они только что условныя, безотносительныя своболное излія- очерчены, но не оттушеваны и потому лишеніе души, уділь которой есть творчество?... ны почти всякой личности. Я вполні состра-Меня поймуть, если я скажу, что эти повъсти даю несчастью корнета, но такъ, какъ бы я еще первый опыть Павлова на новомъ для сострадаль всякому человъку въ подобномъ него поприщь; а какъ часто въ нашей лите- положении, даже и такому, котораго бы я ниратуръ второй романъ, вторыя повъсти уни- когда не видалъ, никогда не знавалъ, но о чтожали славу перваго романа, первыхъ по- которомъ слыхалъ, что онъ человѣкъ добрый въстей!.. Поприще Павлова еще только на- и благородно мыслящій. Скажите, имъеть ли чато, но начато такъ хорошо, что не хочется этотъ корнетъ какой-нябудь характеръ, кавърить, чтобы оно кончилось дурно... Но пре- кую-нибудь физіономію? Скажите мнъ. какой доставимъ времени решить этотъ вопросъ, у него образъ мыслей, какія у него страсти, а теперь постараемся откровенно и безпри желанія, чувства, стремленія, словомъ, все, страстно высказать наше мнфніе по тімь не- что составляеть человфка, что даеть ему вимногимъ даннымъ, которыя уже имѣются. дѣть во весь ростъ? Всѣ его дѣйствія и слова Всь три повъсти Павлова ознаменованы самыя общія; по нимъ можно узнать касту, однимъ общимъ характеромъ, и только ихъ но не человѣка, не индивидуума. Такъ же содержаніе придаеть имъ чрезвычайное на- безхарактерна княжна, пбо въ ней видна ружное несходство. Потому ли, что онв еще больше свытская дывушка съ тонкимъ. инпервый опыть, носящій на себѣ всѣ недо- стинктуальнымъ чувствомъ приличія, нежели статки перваго опыта, или по чему другому существо любящее, любящее по своему, - суно только мив кажется, что онв не проник- щество, которое бы можно было узнать изъ нуты слишкомъ глубокой истиной жизни; тысячи. Вообще «Ятаганъ» есть анеклотъ. въ нихъ есть эта в рность, которая застав- мастерски разсказанный и въ художественляетъ говорить: «это точно списано съ на- номъ отношении замъчательный больне часттуры», но эта верность видна не въ ихъ ностями, нежели цёлостью; кажется, какъцъломъ, а въ частяхъ и подробностяхъ, и будто авторъ услышалъ отъ кого - нибудь есть следствие наблюдательности, приобре- анекдотическую историю, сделаль изъ нея потенной прилежнымъ и внимательнымъ из- въсть и, не зная лично ея дъйствователей, ученіемъ описываемаго имъ міра. Въ «Ята- не могъ в'єрно написать ихъ портретовъ ганъ» есть черты, съ удивительной върно- Но частности, но отдъльныя мысли, стстью схваченныя: этотъ полковникъ. добрый, дёльныя картины и описанія превосходчестный, но ограниченный по своему уму ны, исполнены поэзіп; а многія черты, какъ и чувству, который, принявъ намбреніе же- я уже и замвтилъ, схвачены съ удивительниться на княжив, какъ бы нечаянно раз- ной и поразительной верностью, а местадумывается о трудностяхъ военной службы, ми вспыхиваетъ и чувство, особливо тамъ, о счастіи брачной жизни, о томъ, какъ гдв авторъ увлекается поэзіей самыхъ факхорошъ домъ и садъ князя, и какъ бы товъ. Вообще «Ятаганъ» — повъсть съ больпріятно было прогуливаться по этому саду шими достоинствами, большими красотами подъ руку съ молодой женой и пр; эта въ частяхъ; но его цёлое обнаруживаетъ бокняжна, которая, сидя съ своимъ милымъ ле талантъ разсказа, нежели творчества. солдатомъ, на докладъ лакея о прівздв Если онъ многимъ нравится, особенно предъ полковника, отвечаетъ протяжнымъ «что?», прочими двумя повестями, то причина этого которая такъ хорошо умъетъ вести себя заключается въ поэзіи самаго содержанія, косъ полковникомъ, не подавая ему ника- торое произвело бы всегда сильный эффектъ

бенно въ главномъ персонажъ), есть много сти, чистоты, ясности и стройности, то эти истинное творчество.

опытной. Здёсь авторъ особенно свободнее, касаются предмета моей статьи, и потому пенибудь, въ своей сферв. Его «Именины» есть русской повъсти, имъ заключу и мою статью, произведение прекрасное, но какъ-будто слу- которая, противъ моей воли и ожидания, сдъчайное, какъ-будто порывъ чувства; его лалась очень длинна «Ятаганъ» есть родъ очерковъ высшаго обпрества, въ которомъ авторъ хотълъ или ду- я не безъ намърения распространился о поэмалъ найти поэзію; его «Аукціонъ» есть жи- зіи вообще, о повъстяхь, какъ о родь, и о вой мимолетный эпизодъ изъжизни этого об- новѣсти русской: если я только умѣлъ разщества, и онъ въ немъ нашелъ поэзію, ибо вить мою мысль, то читатели увидять, что взглянуль на него съ точки зрвнія болве всв эти предметы находятся въ существенистинной. Здёсь какъ-то болёе къ лицу и ной связи между собою. Мнё кажется, что этотъ разсказъ светскій, щегольской и не- для надлежащей оценки всякаго замечательмного манерный при всей его наружной про- наго автора нужно опредълить характеръ стоть; здысь болые кстати и этоть періодь его твореній и мысто, которое она должень обделанный, красивый и изящный, но въ то занимать въ литературь. Первый можно объже время немного и изысканный въ самой яснить не иначе, какъ теоріей искусства его небрежности. Воебще замѣчу здѣсь кста- (разумѣется, сообразно съ понятіями судяти, что слогъ не составляетъ такой важности, щаго), второе сравнениемъ автора съ друкакую всобще ему приписывають: форма гими, писавшими или пишущими въ одномъ всегда прекрасна, когда согласна съ идеей. съ нимъ родъ. Вы видъли, что у насъ еще За примерами ходить не далеко: возьму два неть повести, въ собственномъ смысле этого выраженія изъ последняго сочиненія Павло- слова. Марлинскій замечателень, какъ перва, помѣщеннаго въ «Наблюдателѣ» (№ 2): вый, намекнувшій намъ о томъ, что такое оправѣ фантастическаго наряда»; или: «звѣз- только форма; два-три удачныхъ опыта Поды—брилліанты неба». Что въ нихъ хороша- година еще не составляють авторитета, скольго? первое есть натянутая пародія на выра- ко потому, что ихъ достоинство односторонженіе Шекспира объ Альбіонф, --выраженіе, о нее, столько и потому, что они были для свокоторомъ по крайней мірв я узналь не его автора дівломь постороннимь, отдыхомъ раньше, какъ съ первой лекціи Шевырева: отъ ученыхъ занятій. второе просто не имветь никакого смысла, а И такъ, остаются только Павловъ и Полеесли и имветь, то самый истертый. Что ка- вой; но Павловъ еще только началь свое

истины въ ситуаціяхъ. Этотъ музыкантъ-пле- качества, при большой зависимости отъ илеи. бей, который говорить: «Понимаете ли вы зависять и оть навыка, упражненія, старауловольствіе отв'ячать грубо на в'яжливое нія, и ихъ точно можно причесть въ заслугу слово: едва кивнуть головой, когда учтиво автору. Въ этомъ отношении Павловъ приснимають передь вами шляну, и развалиться надлежить къ немногому числу нашихъ отвъ креслахъ перелъ чопорнымъ баричемъ, личныхъ прозаиковъ. Заключаю: талантъ передъ чиннымъ богачемъ?» или: «Я уже Павдова подаетъ дестныя надежды но его умъть довольно смъто предстать предъ мно- развите и степень силы теперь еще вопросъ. гочисленное собраніе гостиной. Когда я го- который рашать будущія его произвеленія. ворю: «довольно смедо», это значить, что я И такъ, Мардинскій, Одоевскій, Погодинъ. уже ступаль всей ногой, и ноги мои уже не Полевой, Павловь, Гоголь — здёсь полный путались, хотя еще не было въ нихъ этой кра- кругъ исторіи русской пов'єсти. Да, полный, сивой свободы, съ которой я теперь кладу можеть быть черезчуръ полный; но я говоихъ одну на одну, подгибаю и стучу... Я могъ рилъ здѣсь о всѣхъ повѣстяхъ, въ какомъ бы уже при многихъ перейти съ одного конца то ни было отношении примъчательныхъ, а комнаты на другой, отвъчалъ вслухъ; но все эта примъчательность состоить не въ одной мив было покойиве держаться около какого- художественности, но и во времени появленибудь угла; но все, желая пощеголять зна- нія, и во вліяніи, хорошемъ или дурномъ, на ніемъ світской віжливости, я къ каждому литературу, и въ большей или меньшей стеслову прибавляль еще: сэ»; потомъ отчаяние пени таланта, и наконець въ самомъ харак. музыканта, который «лежаль и взглядываль терв и направленіи. Поименованные мною на Распятіе, стараясь вспомнить, что оно зна- авторы должны быть упомянуты въ исторіи читъ» -- во всемъ этомъ есть поэзія, есть русской пов'єсти, по всёмъ этимъ отношеніямъ, и суть истинные ся представители. О «Аукціонъ» есть живописный очеркъ, на- другихъ, которыхъ много, очень много, умалбросанный рукой небрежной, но твердой и чиваю, ибо, при всъхъ достоинствахъ, они не вольнее и какъ-будто больше, нежели где рехожу къ Гоголю. Имъ заключу исторію

Приступая къ разбору сочиненій Гоголя. «Она — драгоцвиный камень въ роскошной повъсть; для кн. Одоевскаго повъсть есть

сается до правильности языка, до его плавно- поприще, а какъ бы ни прекраспо было на-

чало, по немъ недьзя произнести рашитель. два — четыре, доказываете, что оно превоснаго сужденія о писатель; сльдовательно пер- ходно. И что-жь? публика восхищена вашей какъ и въ его романахъ, при многихъ оче- прежде, чѣмъ забудетъ о вашей критикѣ, Отаналитическихъ наблюденій надъ жизнью, ихъ пріемахъ отъ европейской. Хотя нѣкопоэта-повъствователя, для котораго поэзія будто бы законы изящнаго опредълены у насъ составляла бы цёль жизни, а наука была бы съ математической точностью; но я думаю какъ повъсть для Бальзака, пъсня для Бе- ръчатъ законамъ изящнаго, опредъленнымъ ранже, драма для Шекспира, который быль съ математической точностью, а съ другой бы только поэтъ, а не другое что-нибудь, стороны, законы изящнаго никогда не могутъ поэть по призванію, поэть по невозможности отличаться математической точностью, потоне быть поэтомъ. Мнв кажется, что подъ му что они основываются на чувствв, и у этими условіями изъ современныхъ писате- кого н'ять пріемлемости изящнаго, для того ваясь, какъ Гоголя.

жизни действительной.

условились, согласились въ значеніи пред- должны придать характеръ новости: мета, избраннаго для ихъ беседы. Иначе разбираемому сочинению и, какъ дважды решения этого вопроса сами собою вытекаютъ

венство поэта-повъствователя остается за По- критикой и вполнъ соглашается съ вами, левымъ. Но въ его повъстяхъ или, справел- видя, что въ самомъ дълъ пункты эстетичеливъе, въ большей части его повъстей есть скихъ законовъ подведены правильно и что одинъ важный недостатокъ, о которомъ я съ въ сочинени все обстоитъ благополучно. Но намъренјемъ умолчалъ въ своемъ мъстъ. Этотъ вотъ что худо: часто случается, что она занедостатокъ состоитъ въ томъ, что въ нихъ, бываетъ о превознесенномъ сочинени еще видныхъ признакахъ истиннаго теорчества, чего же такъ? Оттого, что разбираемое вами истинной хуложественности, заметно и боль- сочинение была хитрая галантерейная работа. щое участіе ума, этого ума пытливаго, св'ьт- а не изящное созданіе, что оно можеть быть даго и многосторонняго, который въ художни- имело эстетическую форму, но было лишено ческой д'ятельности ищеть отдохновенія, и духа жизни эстетической. У насъ еще такъ для котораго и самая фантазія есть какъ бы зыбки понятія объ изящномъ и вкусъ еще средство изучать природу и жизнь человека. Въ такомъ младенчестве, что наша критика Это по большей части синтетическія пов'ярки по необходимости должна отступать въ сво-Посмотримъ, нетъ ли между нашими такого торые досуже наши эстетики и говорятъ, что ея отдохновеніемь, для котораго пов'єсть иначе, ибо, съ одной стороны, собственныя была бы родомъ, а не формой, родомъ столь- издёлія этихъ эстетиковъ, слишкомъ отлико же необходимымъ и безотносительнымъ, чающіяся топорной работой, різко противолей \*) никого не можно назвать поэтомъ, съ всегда кажутся незаконными. И притомъ, изъ большей уверенностью и не мало не задумы- чего должны выводиться законы изящнаго, какъ не изъ изящныхъ созданій? А много ли Я уже сказаль, что задача критики и истин- у насъ ихъ, этихъ изящныхъ созданій? Ніть, ная оцінка произведеній поэта непремінно пусть каждый толкуеть по своему объ услодолжны имъть двъ цъли: опредълить харак- віяхъ творчества и подкръпляетъ ихъ фактеръ разбираемыхъ сочиненій и указать мін- тами, это самый лучшій способъ развивать сто, на которое они дають право своему ав- теорію изящнаго. Ц'яль русскаго критика тору въ кругу представителей литературы. должна состоять не столько въ томъ, чтобы Отличительный характерь пов'ястей Гоголя расширить кругь понятій челов'ячества объ составляють — простота вымысла, народность, изящномь, сколько въ томь, чтобы распросовершенная истина жизни, оригинальность отранять въсвоемъ отечеств в уже извъстныя, и комическое одушевленіе, всегда побъждае- осъдлыя понятія объ этомъ предметь. Не боймое глубокимъ чувствомъ грусти и унынія. тесь, не стыдитесь, что вы будете повторять Причина всёхъ этихъ качествъ заключается зады и не скажете ничего новаго. Это новое въ одномъ источникт: Гоголь-поэтъ, поэтъ не такъ легко и часто, какъ обыкновенно думають: оно едва примътными атомами нали-Знаете ли, какой вообще недостатокъ на- паеть на глыбы стараго. Самое старое буходится въ нашей критикъ? Она не совсемъ детъ у васъ ново, если вы человекъ съ мивхорошо приноровлена къ нашимъ потребно- ніемъ и глубоко уб'яждены въ томъ, что гостямь. Критикъ и публика-это два лица ворите: ваша индивидуальность и вашъ снобескдующія; надобно, чтобы они заранте собъзвыраженія и самому вашему старому

И такъ, по моему мнанію, первый и главпмъ трудно будетъ понять другь друга. Вы ный вопросъ, предстоящій для разрішенія разбираете сочинение, съ важностью говорите критики, есть — точно ли это произведение о законахъ творчества, прилагаете ихъ къ изящно, точно ли этотъ авторъ поэть? Изъ отвъты о характеръ и важности сочиненія.

> Способность творчества есть великій даръ природы; актъ творчества, въ душъ творя-

<sup>\*)</sup> И не включаю въ эго число Пушкина, который уже свершиль кругь своей художинческой даятельности.

но съ сознаніемъ, свободно съ зависимостью: двухъ первыхъ. вотъ основные его законы. Они будутъ очень

актъ творчества. Потомъ поэтъ даетъ своему ни было такое произведение-идеальное, ре-

шей, есть великое тапиство: минута творче- созданію видимыя, доступныя для всёхъ форства есть минута великаго священнод виствія; мы; это третій и последній акть творчества. творчество безпально съ палью, безсознатель. Онъ не такъ важенъ, ибо есть сладствіе

И такъ, главный, отличительный признакъ ясны, когда выведутся изъ акта творчества. Творчества состоить въ таинственномъ ясно-Художникъ чувствуетъ потребность тво- виденіи, въ поэтическомъ сомнамбудизме. рить. Эта потребность приходить къ нему Еще создание художника есть тайна для вдругъ, нежданно, безъ спросу и совершенно всъхъ, еще онъ не бралъ въ руки пера, а независимо отъ его воли, ибо онт не можетъ уже видить ихъ ясно, уже можетъ счесть назначить ни дня, ни часа, ни минуты для складки ихъ платья, морщины ихъ чела, своей творческой двятельности: вотъ свобода избражденнаго страстями и горемъ, а уже творчества, вотъ его независимость отъ лица знаетъ ихъ лучше, чтмъ вы знаете своего творящаго! Потребность творить приводить отца, брата, друга, свою мать, сестру, воздюза собою идею, которая залегаеть въ душу бленную сердца: также онъ знаеть и то, что художника, овладъваетъ ею, тяготить ее. Эта они будутъ говорить и дълать, видитъ всю идея можеть быть одною изъ общихъ человь- нить событій, которая обовьеть ихъ и свяческихъ идей, давно уже известныхъ; но ху- жетъ между собою. Где же онъ видель эти дожникъ беретъ ее не по выбору, но неволь- лица, гдв слышалъ объ этихъ событіяхъ и но, береть ее не какъ предметь ума созер- что такое его творчество? Следствие долгоцающаго, но воспринимаеть ее въ себя сво- временнаго и многосторонняго опыта, тонимъ чувствомъ, обладаемый трепетнымъ пред-кой наблюдательности, глубокаго умёнья чувствіемъ ся глубокаго, таинственнаго смы- схватывать сходства и обозначать ихъ різсла. Это дъйствіе прекрасно выражается не- кими чертами? Что же его идеалы? Неужели переводимымъ французскимъ словомъ «соп- это различныя черты, разсъянныя въ приcevoir». Художникъ чувствуетъ въ себ'є при- род'є и собранныя въ одно для образованія сутствіе воспринятой (conçue) имъ идеи, но, изв'єстныхъ типовъ, составленныхъ по м'вртакъ сказать, не видитъ ея ясно и томится кѣ, заранѣе взятой, какъ думали и говорили желаніемъ сділать ее осязаемой для себя и добрые и почтенные эстетики былыхъ вредругихъ: вотъ первый актъ творчества. Поло-менъ?.. О, ничего этого, ровно ничего!.. Онъ жимъ, что эта идея есть идея ревности, и бу- нигдв не видвлъ созданныхъ имъ лицъ, онъ демъ следить за ея развитиемъ въ душе поэта, не копировалъ действительности, или нетъ: Заботливо и томительно носить онъ ее въ со- онъ видель все это въ вещемъ, пророчекровенномъ святилище своего чувства, какъ скомъ сне, въ светлыя минуты поэтическаго носить мать младенца въ своей утробѣ; по- откровенія, въ эти минуты, знакомыя одному степенно эта идея проясняется передъ его таланту, видёль ихъ всезрящими очами своглазами, облекается въ живые образы, нере- его чувства. И вотъ почему созданные имъ ходить въ идеалы, и ему, какъ бы вътумань, характеры такъ върны, ровны, выдержаны; видится пламенный африканецъ Отедло, съ вотъ почему завязка, развязка, узлы и ходъ его челомъ смуглымъ и изрытымъ морщинами, его романа или драмы такъ естественны, слышатся его дикіе вопли любви, ненависти, правдоподобны, свободны; вотъ почему, проотчаннія и мщенія, видятся пленительные чтя его созданіе, вы какъ будто были въ качерты кроткой, любящей Дездемоны, слышат- комъ-то мірь, прекрасномъ и гармоничеся ея тщетныя мольбы и стоны среди глухой скомъ, какъ міръ Божій; воть почему вы полуночи. Эти образы, эти идеалы въ свою такъ хорошо освоиваетесь съ нимъ, такъ очередь вынашиваются, зрёють, выясняются глубоко понимаете его и такъ крёпко удерпостепенно; наконець поэть уже видить ихъ, живаете его въ своей памяти. Туть нать говорить съ ними, знаеть ихъ речь, движе- противоречий, неть подделокь и изысканнонія, манеры, походку, черты лица, видить сти; ибо туть не было разсчета в'вроятноихъ во весь рость, со всехъ сторонъ, видить стей, не было соображеній, не было старасбоими глазами и такъ ясно, какъ бы на яву, нія свести концы съ концами, ибо это прона самомъ делъ, видитъ ихъ прежде, нежели изведение было не сдълано, не сочинено, а его перо дало имъ формы, точно такъ же, создалось въ душъ художника какъ бы накакъ Рафаэль видёлъ передъ собой неруко- итіемъ какой-то высшей, таинственной силы, творенный образъ Мадонны прежде, нежели въ немъ самомъ и внѣ его находившейся; его кисть приковала этотъ образъ къ полотну, ибо въ этомъ отношеніи онъ самъ былъ точно такъ же, какъ Моцартъ, Бетховенъ, какъ бы почвой, воспринявшей въ себя плодо-Гайднъ слышали вызванные ими изъ души родное зерно, заброшенное рукой невѣдодивные звуки прежде, нежели ихъ перо при- мой, прозябшее и разросшееся въ вътвистое, ковало эти звуки къ бумагъ. Вотъ второй широколиственное дерево... Какого бы рода

ски. «Буря» Шексипра есть произведение его? Да, оно зависить отъ него, какъ завинельпое, есть странная прихоть своего сить душа отъ организма, какъ зависитъ творна: въ немъ дъйствуютъ и дюди, и духи характеръ отъ темперамента. Это всего дучбезплотные, въ немъ дъйствуетъ Калибанъ, ще можно объяснить сномъ. Сонъ есть нъсоздание чуловишное, плодъ любви демона что свободное, но вивств съ темъ и зависъ колдуньей; но и это сочинение истинно, сящее отъ васъ. Меланхолику снятся сны истинно поэтически: ибо, читая его, вы всему страшные, фантастическіе: флегматикъ и во върите, все находите естественнымъ; ибо, снъ спитъ или ъстъ; актеръ слышитъ рукопрочтя его, никогда не забудете его, и пе- плесканія, военный видить битвы, подъячійредъ вашими взорами всегда будутъ но- взятки и т. д. Такъ и художникъ выражается ситься чудные образы Проспера, Миранды, въ своихъ созданіяхъ. Герон Байрона—это Аріэля, образы возлушные, сотканные изъ типы гордости, съ нечеловъческими страстяночных тумановъ, облитые пурпуромъ зари, ми, желаніями и страданіями; созданія Гофосеребренные дучемъ мъсяца. Какого бы рода мана — фантастическіе сны и т. д. ни было такое создание, оно всегда соверщенно и чуждо недостатковъ. Но отчего же жить сочиненія Гоголя, какъ факты къ теои въ произведеніяхъ самыхъ геніальныхъ ріи. Я подъ этимъ не разум'єю, чтобы этотъ поэтовъ находитъ, при великихъ красотахъ, поэтъ былъ равенъ Шекспиру, Байрону, и великіе недостатки? Оттого, что такія со- Шиллеру и пр. Но здісь вопрось не о стезданія или не выношены въ дущь, не рож- цени, не о великости таланта, а о таланть: дены, а выкинуты, какъ недоноски, прежде для генія и таланта одни законы, несмотря времени, или оттого, что авторы, вследствие на все ихъ неравенство. Скажите, какое впесвоихъ ложныхъ понятій объ искусстві, или чатлініе прежде всего производить на васъ всл'ядствіе цівлей и разсчетовъ какихъ-ни- каждая пов'ясть Гоголя? Не заставляеть ли будь, хитрили и мудрили, или писали иногда она васъ говорить: «Какъ все это просто, въ холодныя, прозаическія минуты, ибо по- обыкновенно, естественно и вѣрно, и вмѣстѣ, этическіе идеи и идеалы — эти небесныя тай- какъ оригинально и ново!» Не удивляетесь ли ны-должны и высказываться въ св'ятлыя вы и тому, почему вамъ самимъ не пришла минуты откровенія, которыя называются ми- въ голову та же самая идея, почему вы санутами вдохновенія, художественнаго вос- ми не могли выдумать этихъ же самыхъ торга. Словомъ, недостатки всегда тамъ, гдв лицъ, такъ обыкновенныхъ, такъ знакомыхъ оканчивается творчество и начинается ра- вамъ, такъ часто виденныхъ вами, и окру-

кое безцільность съ цілью, безсознатель- скучившими вамъ въ жизни дів дітельной ность съ сознаніемъ. Когда поэтъ творить, и такъ занимательными, очаровательными то хочеть выразить въ поэтическомъ сим- въ поэтическомъ представлении? Вотъ перволь какую-нибудь идею, сльдовательно имь- вый признакь истинно-художественнаго проетъ цъль и дъйствуетъ съ сознаніемъ. Но изведенія, Потомъ не знакомитесь-ли вы съ ни выборъ идеи, ни ея развитие не зависять каждымъ персонажемъ его повъсти такъ коотъ его воли, управляемой умомъ, следова- ротко, какъ будто вы его давно знали, долго тельно его д'виствіе безп'яльно и безсозна- жили съ нимъ вм'ясть? Не дополняете-ли тельно.

лица творящаго при зависимости отъ него? — весь рость? Не въ состояніи-ли прибавить Поэть быль рабь своего предмета, ибо не къ нему новыя черты, какъ будто забытыя властенъ ни въ его выборф, ни въ его раз- авторомъ, не въ состояніи-ли вы разсказать витіи, ибо не можеть творить ни поприказу, объ этомь лиців нівсколько анекдотовь, какъ ни по заказу, ни по собственной воль, если будто бы опущенныхъ авторомъ? Не въритене чувствуетъ вдохновенія, которое ріши- ли вы на слово, не готовы ли вы побожитьтельно не зависить отъ него: сладовательно ся, что все разсказанное авторомъ есть сутверчество свободно и независимо отъ лица щая правда, безъ всякой примеся вымысла? творящаго, которое здёсь является столько Какая этому причина? Та, что эти созданія же страдательнымъ, сколько идъйствующимъ. ознаменованы печатью истинняго таланта, Но отчего же въ создании художника отра- что они созданы по непреложнымъ законамъ жаются и въкъ, и народъ, и собственная его творчества. Эта простота вымысла, эта наиндивидуальность? Отчего въ немъ отра- гота дъйствія, эта скудость драматизма, сажаются и жизнь, и мивніе, и степень обра- мая эта мелочность и обыкновенность описызованности художника? Следовательно твор- ваемыхъ авторомъ происшествій—суть вер-

альное — оно всегла истинно, истинно поэтиче - столько же и господинъ его, сколько и рабъ

Очень не трудно ко всему этому приложить ихъ этими самыми обстоятельствами, Тенерь, кажется, легко объяснить, что та- такъ повседневными, такъ общими, такъ навы, своимъ воображеніемъ, его портрета, и Теперь, что такое свобода творчества отъ безъ того уже нарисованнаго авторомъ во чество зависить отъ него, следовательно онъ ные, необманчивые признаки творчества; тельной, жизни, коротко знакомой намъ. Я всемъ изпинымъ произведеніямъ, и харакстыми, ничтожными подробностями, ибо не Гоголя; теперь разсмотрю его подробное; повижу туть ровно накакого уменья: уменье томь буду говорить объ индивидуальномъ предподагаеть разсчеть и работу, а гдь раз- характерь его созданій и наконець заключу счетъ и работа, тамъ нътъ творчества, тамъ мою статью бъглымъ взглядомъ на тъ изъ все ложно и неверно при самой тщательной его повестей, о которыхъ можно будеть ска и верной копировке съ действительности, зать что нибуль въ частности. И чемь обыкновенные, чемь пошлые, такъ сказать, содержание повъсти, слишкомъ за- характера произведений Гоголя суть простота интересовывающей вниманіе читателя, тёмь вымысла, соверщенная истина жизни, народбодышій таланть со стороны автора обнару- ность, оригинальность — все это черты общія; живаеть она. Когда посредственный таланть потомъ комическое одушевление, всегда поберется рисовать сильныя страсти, глубокіе бѣждаемое глубокимъ чувствомъ грусти и характеры, онъ можетъ стать на дыбы, на- унынія-черта индивидуальная, тянуться, наговорить громкихъ монологовъ, тателя блестящей отделкой, красивыми фор- истинной цоэзіи, истиннаго и притомъ зресофіи, сколько истины!...

прежде всего человъкъ, и потомъ уже Иванъ, выразить вамъ то чувство, которое возбуж-Сидоръ и т. д. Точно также и въ художественныхъ созданіяхъ должно различать два 💮 «Піюша», повесть Ушакова, въ «Б. д. Ч.».

это поэзія реальная, поэзія жизни действи- характера: характеръ творчества, общій ни мало не удивлюсь, подобно накоторымь, теръ колорита, сообщенный индивидуальночто Гоголь мастеръ пъдать все изъ ничего, стью автора. Я уже коснудся, въ общихъ что онъ ум'єсть заинтересовать читателя пу- чертахъ, перваго характера въ пов'єстяхъ

Я уже сказаль, что отличительныя черты

Простота вымысла въ поэзім реальной насказать прекрасныхъ вещей, обмануть чи- есть одинъ изъ самыхъ верныхъ признаковъ мами, самымъ содержаніемъ, мастерскимъ даго таданта. Возьмите дюбую праму Шексразсказомъ, цвътистой фразеологіей—пло- пира, возьмите напримъръ его «Тимона дами своей начитанности, ума, образован- Анинскаго»: эта пьеса такъ проста, такъ ности, опыта жизни. Но возьмись онъ за немногосдожна такъ скудна путаницей происизображение повседневныхъ картинъ жизни, шествій, что, право, невозможно и разсказать жизни обыкновенной, прозаической — о, по- ея содержанія. Люди обманули челов вка, ковърьте, для него это будеть истиннымъ кам- торый любилъ людей, наругались надъ его немъ преткновенія, и его вядое, холодное и святыми чувствованіями, лишили его в'тры бездушное сочинение уморить вась завотой, въ человаческое достоинство, и этоть чело-Въ самомъ дёлё, заставить насъ принять вёкъ возненавидёль людей и прокляль ихъ; живъйшее участие въ ссоръ Ивана Ивано- вотъ вамъ и все тутъ, больше ничего нътъ. вича съ Иваномъ Никифоровичемъ, насмѣ- И что-жъ? Составили ли вы себѣ, по моимъ шить насъ до слезъ глупостями, ничтожно- словамъ, какое-нибудь понятіе объ этомъ стью и юродствомъ этихъ живыхъ паскви- великомъ созданіи великаго генія? О, верно, лей на человичество-это удивительно; но никакого! ибо эта идея слишкомъ обыкнозаставить насъ потомъ пожальть объ этихъ венна, слишкомъ извъстна всъмъ, каждому, идіотахъ, пожальть отъ всей души, заста- слишкомъ истерта и истреплена вътысячахъ вить насъ разстаться съ ними съ какимъ-то сочиненій, хорошихъ и дурныхъ, начиная гдубоко-грустнымъчувствомъ, заставить насъ отъ Софоклова Филоктета, обманутаго Улливосклинуть вместе съ собою: «Скучно на сомъ и проклинающаго человечество, до Тиэтомъ свъть, господа!» вотъ, вотъ оно, то хона Михеевича, обманутаго въроломной божественное искусство, которое называется женой и плутоми-родственникомь \*). Но творчествомъ; вотъ онъ, художническій та- форма, въ которой выражена эта идея, но лантъ, для котораго гдф жизнь, тамъ и по содержание пьесы и ея подробности? Последэзія! И возьмите почти вст повтети Гоголя: нія такъ мелочны, такъ пусты и притомъ какой отличительный характерь ихъ? что такъ всякому известны, что я наскучиль бы такое почти каждан изъ его повъстей? Смъш- вамъ смертельно, еслибы вздумалъ ихъ переная комедія, которая начинается глупостями сказывать. И однакожъ у Шекспира эти и оканчивается слезами, и которая наконецъ подробности такъ занимательны, что вы не называется жизнью. И таковы всё его повё- оторветесь отъ нихъ, и однакожь у него сти: сначала смішно, потомъ грустно! И медочность и пустота этихъ подробностей такова жизнь наша: сначала смешно, потомъ приготовляють ужасную катастрофу, отъ когрустно! Сколько туть поэзіи, сколько фило- торой волосы встають дыбомь, — сцену въ льсу, гдв Тимонъ въ бъщеныхъ проклятіяхъ, Въ каждомъ человъкъ должно различать въ горькихъ, язвительныхъ сарказмахъ, съ двѣ стороны: общую, человьческую, и част- сосредоточенной спокойной яростью, разсчиную, индивидуальную; всякій человікъ тывается съ человічествомъ. И потомъ, какъ

лаеть въ луша извъстіе о смерти доброволь- выкли, какъ душа къ тълу, и съ которой у наго отвержения отъ людей. И вся эта ужас- васъ соединяются воспоминанія о простой ная, хотя и безкровная, трагедія, ужасная однообразной жизни, о живомъ труді и сладлаже въ своей простотъ, въ своемъ спокой- комъ досугъ и можетъ быть о насколькихъ ствій, приготовляєтся глупой комеліей, от- сценахъ любви и наслажденія, и которую вы вратительной картиной, какъ люди обжира- меняете на великолепныя палаты? Пониють человека, помогають ему разориться и маете ли вы, что можно грустить о собаке. потомъ забывають о немъ, эти дюди, которые которая десять дъть сидъда на цени и де-

Любви стыдятся, мысли гонять, Торгуютъ волею своей. Главы предъ идолами клонятъ И просять денегь да цъней!

И вотъ вамъ жизнь или, лучше сказать, заботъ и номысловъ житейскихъ замъняетъ прототипъ жизни, созданный величайшимъ она чувства человъческія, которыхъ лишила сценъ, нътъ драматическихъ вычуръ, все него она истинное блаженство, истинный даръ просто и обыкновенно, какъ день мужика, провиденія, единственный источникь его ракоторый въ будень естъ и нашеть, спить достей и (дивное дело!) радостей человечеи пашеть, а въ праздникъ встъ, пьетъ и на- скихъ! Но что она для человека въ полномъ пивается пьянь. Но въ томъ-то и состоитъ смыслѣ этого слова? Не насмѣшка ли судьбы? задача реальной поэзіи, чтобы извлекать поэ- И онъ платить ей свою дань, и онъ привію жизни изъ прозы жизни, и потрясать лепляется къ пустымъ вещамъ и пустымъ души върнымъ изображениемъ этой жизни. людямъ, и горько страдаетъ, лишаясь ихъ! И какъ сильна и глубока поэзія Гоголя въ И что же еще? Гоголь сравниваеть ваше своей наружной простоть и мелкости! Возь- глубокое человьческое чувство, вашу вымите его «Старосвътскихъ Помъщиковъ»: что сокую, пламенную страсть, съ чувствомъ въ нихъ? Двъ пародін на человъчество, привычки жалкаго получеловъка, и говоритъ, впродолжение и всколькихъ десятковъ латъ что его чувство привычки сильиве, глубже и пьють и бдять, бдять и пьють, а потомь, продолжительнее вашей страсти, и вы стоите какъ водится изстари, умираютъ. Но отчего передъ нимъ потупя глаза и не зная, что же это очарованіе? Вы видите всю пошлость, отв'єчать, какъ ученикъ, не знающій урока, всю гадость этой жизни, животной, уродли- передъ своимъ учителемъ!.. Такъ воть гдъ вой, карикатурной, и между темъ прини- часто скрываются пружины лучшихъ нашихъ маете такое участіе въ персонажахъ повіт дійствій, прекраснійшихъ нашихъ чувствь! сти, смъстесь надъ ними, но безъ злости, и О, бъдное человъчество! жалкая жизнь! И одпотомъ рыдаете съ Филемономъ о его Бав- накожъ вамъ все-таки жаль Афанасія Ивакидь, сострадаете его глубокой, неземной го- новича и Пульхеріи Ивановны! вы плачете рести, и сердитесь на негодяя-наследника, о нихъ, то нихъ, которые только пили и вли промотавшаго достояние двухъ простаковъ, и потомъ умерли! О, Гоголь истинный ча-И потомъ вы такъ живо представляете себф родьй, и вы не можете представить, какъ актеровъ этой глупой комедіи, такъ ясно ви- я сердить на него за то, что онъ и меня дите всю ихъ жизнь, вы, который можетъ- чуть не заставилъ плакать о нихъ, которые быть никогда не бываль въ Малороссіи, ни- только пили и вли и потомъ умерли!

Привычка небомъ намъ дана, Замъна счастія она?

🥯 сять лѣтъ вертѣла хвостомъ, когда вы мимо ея проходили?.. О, привычка великая психологическая задача, великое таинство души человъческой. Холодному сыну земли, сыну изъ поэтовъ! Тутъ нътъ эффектовъ, нътъ его природа или обстоятельства жизни. Лля

когда не видаль такихъ картинъ и не слы- Совершенная истина жизни въ повъстяхъ халъ о такой жизни! Отчего это? Оттого, что Гоголя тесно соединяется съ простотой выэто очень просто и следовательно очень мысла. Онъ не льстить жизни, но и не клевърно; оттого, что, авторъ нашелъ поэзію, и вещеть на нее; онъ радъ выставить наружу въ этой пошлой и нелепой жизни нашель все, что въ ней есть прекраснаго, человечечелов'вческое чувство, двигавшее и оживляв- скаго, и въ то же время не скрываеть ни шее его героевъ: это чувство-привычка, мало и ея безобразія. Въ томъ и другомъ слу-Знаете ди вы, что такое привычка, это стран- чав онъ ввренъ жизни до последней степеное чувство, о которомъ Пушкинъ сказалъ: ни. Она у него настоящій портреть, въ которомъ все схвачено съ удивительнымъ сходствомъ, начиная отъ экспрессіи оригинала до веснущекъ лица его; начиная отъ гар-Можете ли вы предположить возможность дероба Ивана Никифоровича до русскихъ мужа, который рыдаетъ надъ гробомъ своей мужиковъ, идущихъ по Невскому проспекту, жены, съ которой сорокъ лёть грызся, какъ въ сапогахъ, запачканныхъ известью; отъ кошка съ собакой? Понимаете ли вы, что колоссальной физіономіи богатыря Бульбы, можно грустить о дурной квартиръ, въ кото- который не боялся ничего въ свътъ, съ люльрой вы жили много л'ять, къ которой вы при- кой въ зубахъ и саблей въ рукахъ, до стоничего въ свъть, даже чертей и въдьмъ, когда у него людька въ зубахъ и рюмка въ рукахъ.

«Прекрасный человъкъ Иванъ Ивановичъ! Онъ очень любить дыни. Это его любимое кушанье. Какъ только отобълаетъ и выйдеть въ одной рубашки подъ навъсъ, сейчасъ приказываетъ Гапки принести двѣ дыни. И уже самъ разрѣжетъ, собереть съмена въ особую бумажку и начинаетъ кушать. Потомъ велить принести Гапкъ чернилицу, и самъ, собственною рукою, сдълаетъ над-пись надъ бумажкой съ съменами: «сія дыня съблена такого-то числа». Если при этомъ былъ какой-инбудь гость, то: «участвоваль такой-то...» Иванъ Никифоровичъ чрезвычайно любить ку-паться, и когда сядеть по горло въ воду, велить ноставить также въ волу столъ и самоваръ, и очень любить пить чай въ такой прохладь.»

Скажите, Бога ради, можно ли язвительнъй, злобнъй и вмъсть съ тъмъ добродущиви и любезнъй наругаться надъ бъднымъ человъчествомъ?.. И все оттого, что слишкомъ върно! А вотъ посмотрите на жизнь Филемона и Бавкиды:

«Нельзя было глядёть безъ участія на ихъ взаимную любовь. Они никогда не говорили другъ другу ты, но всегда вы: вы, Аванасій Ивановичъ, вы, Пулькерія Ивановна. — Это вы продавили стуль, Аванасій Ивановичь? — Ничего, не сердитесь, Пулькерія Ивановна: это я . . . Послѣ этого Аванасій Ивановичь возвращался въ покон и говориль, прибливившись въ Пульхеріи Ивановит: «А что, Пульхерія Ивановна, можетъ-быть, пора закусить чего-нибудь?» -- «Чего же бы теперь закусить, Аванасій Ивановичь? разв'в коржиковъ съ саломъ, или пирожковъ съ макомъ, или, можетъ быть, рыжиковъ соленыхъ?» — «Пожалуй хоть и рыжиковъ или пирожковъ,» - отвъчалъ Аванасій Ивановичь, и на столе вдругь являлась скатерть съ пирожками и рыжиками. За часъ до объда Аванасій Ивановичь закусываль снова, выпиваль старинную серебряную чарку водки, заъдалъ грибками, разными сушеными рыбками и прочимъ. Объдать садились въ двънадцать часовъ. За объдомъ обыкновенно шелъ разговоръ о предметахъ самыхъ близкихъ къ объду. «Миъ ка-жется, будто эта каша, говаривалъ обыкновенно Аванасій Ивановичь, немного пригоріза; вамъ этого не кажется, Пульхерія Ивановна?»—«Н'єть, Авачасій Ивановичь: вы положите побольше масла, тогда она не будеть пригорфлой, или вотъ возьмите этого соуса съ грибками и подлейте къ ней.» — «Пожалуй, говорилъ Аванасій Ивановичь и подставляль свою тарелку:-попробуемь, какъ оно будетъ ...» - «Вотъ попробуйте, Аванасій Ивановичъ, какой хорошій арбувъ.»—«Да вы не върьте, Пульхерія Ивановиа, что онъ красный, говориль Аванасій Ивановичь, принимая порядочный ломоть: - бываеть, что и красный, да не хорошій».

Замічаете ди вы здісь всю тонкость Ананасія Ивановича, который хочеть разными околичностями отвести глаза своей сожительницы отъ своего ужаснаго аппетита, котораго онъ какъ будто самъ стыдится? Но посмотримъ на его дальнайшие подвиги.

«Послѣ этого Аванасій Ивановичъ съѣдаль еще нъсколько грушъ и отправлялся погулять по саду вивств съ Пульхеріей Ивановной. Пришедши домой, Пульхерія Ивановна отправлялась по своимъ дъламъ, а онъ садился подъ навъсомъ. . . Немного

ическаго философа Хомы, который не боядся погодя онъ посыдаль за Пульхеріей Ивановной и говорилъ: «Чего бы такого поъсть мнъ, Пуль-херія Ивановна?» — «Чего же бы такого? говорила Пульхерія Ивановна: - развѣ я пойду скажу, чтобы вамъ принесли варениковъ съ ягодами, которыхъ приказала нарочно для васъ оставить!» «И то добре», отвъчалъ Аванасій Ивановичъ. «Или, можетъ-быть, вы съели бы киселику?»то хорошо», отвъчалъ Аванасій Ивановичъ. Послъ чего все это немедленно было приносимо и. какъ водится, събдаемо. Передъ уживомъ Аванасій Ивановичъ еще ков-что закушиваль. Въ половинъ десятаго садились ужинать... иногла Аванасій Ивановичь, ходя по спальнъ, стональ. Тогда Пульхерія Ивановна спрашивала: «Чего вы стонете, Аванасій Ивановичь?» - «Богъ его знаетъ, Пудькерія Ивановна, такъ какъ булто немного животъ болить», говорилъ Аванасій Ивановичъ. «Можетъ-быть, вы бы чего-нибудь съъли, Аванасій Ивановичь?»—«Не знаю, булеть ли оно хорошо, Пульхерія Ивановна? Впрочемъ чего бы такого събсть?» - «Кислаго молочка или жиденькаго узвару съ сушеными грушами». - «Пожалуй, развѣ только попробовать», товорилъ Аванасій Ивановичъ. Сонная дъвка отправлялась рыться по шканамъ, и Аванасій Ивановичъ събдалъ тарелочку. Послѣ чего онъ обыкновенно говориль: «теперь такъ какъ будто сдълалось легче».»

> Какъ вы думаете объ этомъ? По моему. такъ въ этомъ очеркѣ весь человѣкъ, вся жизнь его, съ ея прошеншимъ, настоящимъ и будущимъ! А супружеская любовь двухъ старцевъ, а насмъщечки Аванасія Ивановича налъ своей сожительницей касательно внезапнаго пожара въ ихъ домѣ или, что еще ужаснъй, касательно его намъренія идти на войну; страхъ доброй Пульхеріи Ивановны, ея возраженія, ея легкая досада, и наконецъ чувство самоловольствія, испытываемое Афанасіемъ Ивановичемъ при мысли, что ему удалось подшутить надъ своей дражайшей половиной! О, эти картины, эти черты—суть такіе драгоцінные перлы поэзіи, въ сравненіи съ которыми всв прекрасныя фразы нашихъ доморощенныхъ Бальзаковъ настоящій горохъ!.. И все это не придумано, не списано съ разсказовъ или съ двиствительности, но угадано чувствомъ въ минуту поэтическаго откровенія! Еслибы я вздумаль выписывать всв места, доказывающія, что Гоголь уловилъ идею описываемой жизни и вфрно воспроизвель ее, то мнв пришлось бы списать почти всв его повъсти, отъ слова до слова.

Повъсти Гоголя народны въ высочайшей степени; но я не хочу слишкомъ распространяться объ ихъ народности, ибо народность есть не достоинство, а необходимое условіе истинно-художественнаго произведенія, если подъ народностью должно разумъть върность изображенія нравовъ, обычаевъ и характера того или другого народа, той или другой страны. Жизнь всякаго народа проявляется въ своихъ, ей одной свойственныхъ формахъ, следовательно, если изображение жизни верно, то и народно. Народность, чтобы отразиться въ поэтическомъ произведении, не третривіальность.

оригинальности; какъ и народность, она есть княжна Мими. Пульхерія Ивановна. Аванеобходимое условіє истиннаго таланта. Два насій Ивановидъ, Шиллеръ, Пискаревъ, Пичеловъка могутъ сойтись въ заказной работъ, роговъ: развъ всъ эти собственныя имена но никогла въ творчества, ибо если одно теперь уже не нарицательныя? И, Боже вдохновеніе не посіндаєть двухь разь одного мой, какъ много смысла заключаеть въ себі человъка, то еще менте одинаковое вдохно- каждое изъ нихъ! Это повъсть, романъ, истовеніе можеть посьтить двухь человёкь. Воть рія, поэма, драма, многотомная книга, копочему міръ творчества такъ неистощимъ п роче: целый міръ въ одномъ, только въ одбезгранвчень. Поэть никогда не скажеть: «О номь словь! Что передь каждымь изъ этихъ чемъ мнв писать? ужь все переписано!» или: словъ ваши заввтныя «qu'il mourut, Moi,

О боги, для чего я поздво такъ родился?

рите: вотъ чиновникъ, который подлъ по оригиналенъ? Оттого, что поэтъ. убъжденію, зловредень благонам ренно, преступенъ добросовъстно – скажите: вотъ Фаму- истекающая изъ индивидуальности автора. совъ! Не говорите: вотъ человекъ, который следствие цвета очковъ, сквозь которыя подличаеть изъ выгодъ, подличаеть безко- смотрить онъ на міръ Такая оригинальрыстно, по одному влеченію души, -- скажите: ность у Гоголя состоить, какъ я уже ска-

буетъ такого глубокаго изученія со стороны вотъ Молчалинъ! Не говорите: вотъ челохуножника, какъ обыкновенно думають. По- въкъ, который во всю жизнь не въдаль ни этому стоить только мимоходомъ взглянуть одной человъческой мысли, ни одного челона ту или другую жизнь, и она уже усвоена въческаго чувства, который во всю жизнь вмъ. Какъ малороссу, Гоголю съ дътства зна- не зналъ, что у человъка есть страданія и кома жизнь малороссійская, но народность горести, кром'в холода, безсонницы, клоповъ, его поэзін не ограничивается одной Мало- блохъ, голода и жажды, есть восторги и рароссіей. Въ его «Запискахъ Сумасшедшаго», дости, кромф спокойнаго сна, сытнаго стола, въ его «Невскомъ проспекть» нътъ ни одно- цвъточнаго чаю, что въ жизни человъка быго хохла, все русскіе и вдобавокъ еще вім- вають случан поважніве съйденной дыни, пы: а каково изображены имъ эти русскіе и что у него есть занятія и обязанности, кром'я эти нъмпы! Каковъ Шиллеръ и Гофманъ? ежедневнаго осмотра своихъ сундуковъ, амба-Замьчу здесь мимоходомъ, что, право, пора ровъ и хлевовъ, есть честолюбіе выше увебы намъ персстать хлопотать о народнести, ренности, что онъ первая персона въ катакт, же какъ пора бы перестать писать, не комъ-нибудь захолустыв; о, не тратьте такъ имъя таланта, ибо эта народность очень по- много фразъ, такъ много словъ — скажите хожа на Тінь въ басні Крылова; Гоголь о просто; воть Иванъ Ивановичь Перерепенней ни мало не думаеть, и она сама напра- ко или: вотъ Иванъ Никифоровичь Довшивается къ нему, тогда какъ многіе язь гочхунь! И пов'ярьте, вась скор'ве поймуть всьхъ силь гоняются за нею и ловять—одну всь. Въ самомъ дъль, Оньгинъ, Ленскій, Татьяна, Зарыцкій, Репетиловъ, Хлестова, Почти то же самое можно сказать и сбъ Тугоуховскій, Платонъ Михайловичъ Горачъ. Ахъ, я Эдипъ»? И какой мастеръ Гоголь выдумывать такія слова! не хочу говорить Одинъ изъ самыхъ отличительныхъ при- о техъ, о которыхъ и такъ уже много гознаковъ творческой оригинальности или, ворилъ, скажу только объ одномъ такомъ лучше сказать, самаго творчества состопть его словечкъ, это - Нироговъ!... Святители! въ томъ типизмѣ, если можно такъ выра- да это цѣлая каста, цѣлый народъ, цѣлая зиться, который есть гербовая печать автора. нація! О, единственный, несравненный Пи-У истиннаго таланта каждое лицо-типъ, и роговъ, типъ изъ типовъ, первообразъ изъ каждый типъ для читателя есть знакомый первообразовъ! Ты многообъемлющее, чемъ незнакомець. Не говорите: воть человъкъ Шайлокъ, многозначительнье, чъмъ Фаусть! съ огромной душой, съ пылкими страстями, ты-представитель просвъщенія и образовансъ общирнымъ умомъ, но ограниченнымъ ности всёхъ людей, которые «любятъ потолразсудкомъ, который до такого бъшенства ковать о литературь, хвалять Булгарина, любитъ свою жену, что готовъ удавить ее Пушкина и Греча и говорятъ съ презрвруками при малейшемъ подозрение въ не- ніемъ и остроумными колкостями объ А. А. вфрности — скажите проще и короче: вотъ Орловф. Да, господа, дивное словцо этотъ-Отелло! Не говорите: вотъ человъкъ, ко- Ипроговъ! Это символъ, мистическій миоъ, торый глубоко понимаеть назначение чело- это наконець кафтань, который такъ чудвъка и цъль жизни, который стремится но скроенъ что придется по плечамъ тысядълать добро, но, лишенный энергін души, чи человькъч! О, Гоголь бельшей мастеръ не можеть сделать ни одного добраго выдумывать такія слова, отпускать такія дъла и страдаетъ отъ сознанія своего без bons mots! А отчего онъ такой мастеръ на силія, скажите: вотъ Гамлетъ! Не гово- няхъ? Оттого, что оригиналенъ. А отчего

Но есть еще другая оригинальность, про-

хать!...

скій, юморъ спокойный, простодушный, въ неній. Здісь авторъ не позволяеть себі нидълъ въ отчаннін оттого, что у него нътъ одного удовольствія рисовать Посль «Горя такой прекрасной бексии. Да, Гоголь очень отъ ума» я не знаю инчего на русскомъ

залъ выше, въ комическомъ одушевлени, мило прикидывается: и хотя надо быть слишвсегда побъждаемомъ чувствомъ глубокой комъ глупымъ, чтобы не понять его проніп, грусти. Въ этомъ отношении русская пого- но это пронія чрезвычайно какъ пдеть къ ворка: «началь за здравіе, а свель за упо- нему. Впрочемь это только манера, а истинкой», можеть быть девизомъ его пов'єстей. ный-то юморъ Гоголя все-таки состоять въ Въ самомъ двяв, какое чувство остается у върномъ взглядъ на жизнь, и прибавлю еще, насъ, когда пересмотрите вы всв эти кар- ни мало не зависить отъ каррикатурности тины жизни, пустой, ничтожной, во всей представляемой имъ жизни. Онъ всегда одиея наготь, во всемь ея чудовищномь без- наковь, никогда не измыняеть себь, даже образін, когда досыта нахохочетесь, наругае- и вь такомъ случай, когда увлекается поэтесь надъ ней? И уже говорилъ о «Старо- зіей описываемаго имъ предмета. Безприсвятскихъ Помышикахъ» — объ этой слезной страстие его идоль. Доказательствомъ этого комедін во всемъ смысль этого слова. Возь- можеть служить «Тарасъ Бульба», эта дивмите «Записки Сумасшедшаго», этотъ урод- ная эпопея, написанная кистью смълой и ливый гротескъ, эту странную, прихотливую инпрокой, этотъ разкій очеркъ героической грезу художника, эту добродушную насмышку жизни младенчествующаго народа, эта огромнать жизнью и человъкомъ, жалкой жизнью, най картина въ тъсныхъ рамкахъ, достойная жалкимъ человъкомъ, эту карикатуру, въ Гомера. Бульба-герой, Бульба-человъкъ которой такая бездна поэзін, такая без- съ жельзнымъ характеромъ, жельзной волей; дна философін, эту психическую исторію описыван подвиги его кровавой мести, авбользни, изложенную въ поэтической формь, торъ возвышлется до лиризма и въ то же удивительную по своей истина и глубокости, время далается драматикомъ въ высочайдостойную кисти Шекспира; вы еще смве- шей степени, и все это не мвшаеть ему по тесь надъ простакомъ, но уже вашъ смёхъ временамъ смёшить васъ своимъ героемъ. растворенъ горечью: это смъхъ надъ сума- Вы содрогаетесь Бульбы, хладнокровно лисшедшимъ, котораго бредъ и смънитъ, и шающаго мать дътей, убивающаго собственвозбуждаеть сострадание. Я уже говориль ной рукой родного сына, ужасаетесь его кротакже и о «Ссоръ Ивана Ивановича съ Ива- вавыхъ тризнъ надъ гробомъ дътей, и вы номъ Никифоровичемъ» въ этомъ отношени; же сметесь надъ нимъ, дерущимся на куприбавлю еще, что съ этой стороны эта дачки съ своимъ сыномъ, пьющимъ горълку новъсть всего удивительные. Въ «Старосвыт- съ своими дытьми, радующимся, что въ этомъ скихъ Помещикахъ» вы видите людей пу- ремесле опи не уступають батюшке, и изъстыхъ, ничтожныхъ и жалкихъ, но по край- являющимъ свое удовольствіе, что ихъ доней мара добрыхъ и радушныхъ; ихъ вза- бре пороли въ бурса. И причина этого коимная любовь основана на одной привычкъ: мизма, этой карпкатурности изображений зано въдь и привычка все же человъческое ключается не въ способности или направлечувство, но въдь всикаи любовь, всикая він автора находить во всемъ смъшныя стопривязанность, на чемъ бы она ни основы- роны, но въ върности жизни. Если Гоголь валась, достойна участія, следовательно еще часто и съ умысломъ подшучиваеть надъ понятно, почему вы жалжете объ этихъ своими героями, то безъ злобы, безъ ненастарикахъ. Но Иванъ Ивановичъ и Иванъ висти; онъ понимаетъ ихъ ничтожность, но Никифоровичъ-существа совершенно пу- не сердится на нее; онъ даже какъ будто стыя, ничтожныя и притомъ нравственно любуется ею, какъ любуется взрослый челогадкія и отвратительныя, пбо въ нихъ ніть вікь на игры дітей, которыя для него смішничего человъческаго; зачъмъ же, спраши- ны своей наивностью, но которыхъ онъ не ваю я васъ, зачемъ вы такъ горько улы- имфетъ желанія разделить. Но темъ не мебаетесь, такъ грустно вздыхаете, когда нее это все-таки юморъ, ибо не щадитъ доходите до траги-комической развязки? ничтожества, не скрываетъ и не скрашива-Вотъ она, эта тайна поэзія! вотъ онь, эти етъ его оезобразія, ибо, ильняя изображенічары искусства! Вы видите жизнь, а кто емъ этого ничтожества, возбуждаетъ къ нему видёль жизнь, тоть не можеть не взды- отвращение. Это юморъ спокойный и, можеть быть, темъ скорее достигающій своей Комизмъ или юморъ Гоголя имбетъ свой цели. И вотъ, замечу мимоходомъ, вотъ наособенный характеръ: это юморъ чисто рус- стоящая нравственность такого рода сочикоторомъ авторъ какъ бы прикидывается про- какихъ сентенцій, никакихъ нравоученій; стачкомъ. Гоголь съ важностью говорить о онъ только рисуеть вещи такъ, какъ онъ бекеши Ивана Ивановича, и ньой простакъ есть, и ему дела неть до того, каковы онь, не шутя подумаеть, что авторь и въ самомъ и онъ рисуеть ихъ безъ всякой цёли, изъ

нравственностью и что бы могло имъть сильнайшее и благодательнайшее вліяніе на нравы, какъ повъсти Гоголя. О, передъ такой нравственностью я всегда готовъ падать на кольна! Въ самомъ деле, кто пойметъ Ивана Ивановича Перерепенко, тотъ вфрно разсердится, если его назовуть Иваномъ Ивановичемъ Перерепенкомъ.

Нравственность въ сочинении должна состоять въ совершенномъ отсутствіи притязаній со стороны автора на нравственную или безиравственную цёль. Факты говорять громче словъ; върное изображение нравственнаго безобразія могущественние всёхть выходокъ противъ него. Однакожъ не забудьте, что такія изображенія только тогда в'трны, когда безцёльны, когда созданы, а создавать можетъ одно вдохновеніе, а вдохновеніе можеть быть доступно одному таланту, следовательно только одинъ талантъ можетъ быть нравственнымъ въ своихъ произведеніяхъ!

И такъ, юморъ Гоголя есть юморъ спокойный, спокойный въ самомъсвоемъ негодовании, двухъ видовъ юмора должно отдать преимудобродушный въ самомъ своемъ лукавствъ. Но въ творчествъ есть еще другой юморъ грозный и открытый; онъ кусаеть до крови, впивается въ тъло до костей, рубитъ со всего плеча, хлещетъ направо и налѣво своимъ бичомъ, свитымъ изъ шипящихъ змѣй, юморъ желчный, ядовитый, безпощадный. Хотите ли видеть его? Я покажу вамъ его — смотрите: вотъ балъ, куда собралась толпа мишурныхъ знаменитостей, ничтожнаго величія, чтобы убить время своего всегдащняго врага, убійцу, толпа блёдная, чудовищная, утратившая образъ и подобіе Божіе, позоръ людей и безсловесныхъ; вотъ балъ:

«Межиу толпами бродять разныя лица, подъ веселый націвь контраданса свиваются и развиваются тысячи интригъ и сътей; толпы подобострастныхъ аэролитовъ вертятся вокругъ однодневной кометы; предатель унижению кла-няется своей жертвъ; здъсь послышалось незначущее слово, привязанное къ глубокому плану; злъсь удыбка презрънія скатилась съ великольннаго лица и оледенила какой-то умоляющій взоръ; завсь тихо ползуть темные грахи и торжественная подлость гордо носить на себв печать отверженія...

Но вдругъ балъ приходитъ въ смущеніе, кричатъ:

«Вода! вода!» Въ другомъ концѣбала играетъ еще музыка, тамъ еще танцують, тамъ еще говорять о будущемь, тамь еще думають о вчера сдъланной подлости, - о той, которую надо сдълать завтра, тамъ еще есть люди, которые ни о чемъ не думають... Но вскоръ достигла страшная въсть, музыка прервалась, все смъщалось. Отчего же побладнали всв эти лица? Какъ, мм. гг., такъ есть на свътъ нъчто кромъ вашихъ ежедневныхъ интригъ, происковъ, разсчетовъ? Не правда! пустое! все пройдеть! опять наступить завтрашній день! опять можно будеть продолжать начатое! свергнуть своего противника, обмануть своего дру-

языкъ, что бы отличалось такой чистъйшей га, доползти до новаго мъста!.. Но вы не слушаете. трепещете, холодный потъ обдаеть васъ, вамъ страшно! И подлинно-вода все растетъ; вы отворяете окошко, вовете о помощи, вамъ отвъчаеть свисть бури, и бълесоватыя волны, какъ разъяренные тигры, кидаются въ свътлыя окна! Да! въ самомъ дълъ ужасно! еще минута взмокнуть эти роскошныя, дымчатыя одежды вашихъ женщинъ! еще минута-и честолюбивыя украшенія на груди вашей лишь прибавять къ вашей тяжести и повлекуть на холодное дно. -Страшно! страшно! Глѣ же всемощвыя средства науки, емфющейся надъ усиліями природы? Мм. гг., наука замерла подъ вашимъ дыханіемъ. Гдѣ же сила молитвы, двигающей горы? Мм. гг., вы потеряли значение этого слова. - Что же остается вамъ? Смерть! смерть! смерть ужасная! медленная! Но ободритесь, что такое смерть? вы люди мудрые, благоразумные, какъ змін! неужели то, о чемъ посреди глубокихъ разсужденій вашихъ, вы никсгда и не помышляли, можеть быть деломь столь важнымь? Призовите на помощь свою прозорливость, испытайте надъ смертью ваши обыкновенныя средства: исимтайте, нельзя ли подкупить ее, оклеветать, не испугается ли она вашего холоднаго, грознаго взгляда...>

> Я не буду решать, которому изъ этихъ щество. Вопросъ о подобномъ превосходствъ быль бы такъ же нельпъ, какъ вопросъ о превосходствъ оды надъ элегіей, романа-надъ драмой, ибо изящное всегда равно самому себъ, въ какихъ бы видахъ ни проявлялось. Есть вещи, столь гадкія, что стоить только показать ихъ въ собственномъ ихъ видѣ, или назвать ихъ собственнымъ ихъ именемъ, чтобы возбудить къ нимъ отвращение, но есть вещи, которыя, при всемъ своемъ существенномъ безобразіи, обманывають блескомъ наружности. Есть ничтожество грубое, низкое, нагое, неприкрытое, грязное, вонючее, въ лохмотьяхъ; есть еще ничтожество гордое, самодовольное, пышное, великолепное, приволящее въ сомнъние объ истинномъ благъ самую чистую, самую пылкую душу, -- ничтожество, вздящее въ каретв, покрытое золотомъ, умно говорящее, въжливо кланяющееся, такъ что вы уничтожены передъ нимъ, что вы готовы подумать, что оно-то есть истинное величіе, что оно-то знаетъ цёль жизни и что вы-то обманываетесь, вы-то гоняетесь за призраками. Для того и другого рода ничтожества нуженъ свой особенный бичъ, бичъ крапкій, ибо то и другое ничтожество покрыто тройной броней. Для того и другого рода ничтожества нужна своя Немизида, ибо надобно же, чтобы люди иногда просыпались отъ своего безсмысленнаго усыпленія и вспоминали о своемъ человъческомъ достоинствъ; ибо надобно же, чтобы громъ иногда раздавался надъ ихъ головами и напоминалъ имъ объ ихъ Творцѣ; ибо надобно же, чтобы за пиршественнымъ столомъ, посреди остатковъ безумной роскоши, среди утахъ бъснующейся масляницы, унылый и торжественный звукъ

упоеніе и напоминаль о храм'в Божіемъ, куда еще не знаеть ея, но уже обожаеть ее, а всявсякій долженъ предстать съ раскаяніемъ въ кое обожаніе робко и трепетно; онъ зам'ячаетъ

сердив, съ гимномъ на устахъ!...

черами на Хуторъ». Это были поэтические домадся на своей аркъ, домъ стоядъ крышею очерки Малороссіи, очерки полные жизни и внизъ, будка и аллебарда часового, вифств очарованія. Все, что можеть им'єть природа съ зодотыми словами и нарисованными ножпрекраснаго, сельская жизнь простолюди- ницами, блестела, казалось, на самой ресниновъ-обольстительнаго, все, что народъмо- пв его глазъ». Задыхаясь отъ упоенія и трежеть имьть оригинальнаго, типическаго, все петнаго предчувствія блаженства, онь вхоэто радужными цв тами блестить въ этихъ дить за нею въ третій этажь большого дома, первыхъ поэтическихъ грезахъ Гоголя. Это и что же представляется ему?.. Она, все такъ была поэзія юная, свіжая, благоуханная, ро- же прекрасная, очаровательная, она смотрить скошная, упоительная, какъ поцелуй любви... на него глупо, нагло, какъ бы говоря ему: Читайте вы его «Майскую Ночь», читай- «Ну, что же ты?..» Онъ бросается вонъ. Я не те ее въ зимній вечеръ у пылающаго ка- хочу пересказывать его сна, этого дивнаго, мелька, и вы забудете о зимъ съ ея моро- драгоцъннаго перла нашей поэзіи, второго и зами и метелями; вамъ будетъ чудиться эта единственнаго, послѣ сна Татьяны Пушкина: св'ятлая, прозрачная ночь благословеннаго зд'ясь Гоголь поэть въ высочайшей степени. юга, полная чудесь и тайнъ; вамъ будеть Кто читаеть эту повесть въ первый разъ. для чудиться эта юная, бледная красавица, жерт- того въ этомъ дивномъ сне действительность ва ненависти злой мачихи, это оставленное и поэзія, реальное и фантастическое такъ жилище съ однимъ раствореннымъ окномъ, тесно сливаются, что читатель изумляется, это пустынное озеро, на тихихъ водахъ кото- узнавни, что все это только сонъ. Предраго играютъ лучи мъсяца, на зеленыхъ бе- ставьте себъ бъднаго, оборваннаго, запачканрегахъ котораго плящутъ вереницы безплот- наго художника, потеряннаго въ толпѣ звъздъ. ныхъ красавицъ... Это впечатлъне очень по- крестовъ и всякаго рода совътниковъ: онъ хоже на то, которое производить на вообра- тодкается между ними, уничтожающими его женіе «Сонъ въ Літнюю ночь» Шекспира, своимъ блескомъ, онъ стремится къ ней, и «Ночь передъ Рождествомъ Христовымъ» они безпрестанно разлучають его съ нею, они, есть цёлая, полная картина домашней жизни эти кресты и зв'язы, которые смотрять на народа, его маленьких в радостей, его малень- нее безъ всякаго упоенія, безъ всякаго трекихъ горестей, словомъ, тутъ вся поэзія его пета, какъ на свои золотыя табакерки... И кажизни. «Страшная месть» составляеть теперь кое пробуждение посл'в этого сна! и какъ pendant къ «Тарасу Бульбв», и обв эти можно жить после такого пробужденія? И онъ огромныя картины показывають, до чего мо- точно не живеть въ дъйствительности, онъ жетъ возвышаться талантъ Гоголя. Но я ни- весь въ грезахъ... Наконецъ въ его душъ когда бы не кончиль, еслибы сталь разби- блеснуль обманчивый, но радужный дучь нарать «Вечера на Хутор'в». «Арабески» и «Мир- дежды: онъ р'яшается на самоотверженіе, онъ городъ» носять на себ'я вс'я признаки зр'яю- хочеть принести ей въ жертву, какъ Молоху, щаго таланта. Въ нихъ меньше этого упоенія, даже честь свою... «А я только-что теперь этого лирическаго разгула, но больше глу- проснулась, меня привезли въ семь часовъ бины и върности въ изображении жизни. утра, я была совсъмъ пьяна»—это говоритъ Сверхъ того онъ здъсь расширилъ свою сце- ему она, все такъ же прекрасная, очаровану дъйствія, и, не оставляя своей любимой, тельная... После этого можно ли было жить своей прекрасной, своей ненаглядной Мало- даже въ грезахъ?.. И нътъ художника: онъ россіи, пошель искать поэзіи въ нравахъ сред- сошель въ темную могилу, никъмъ не опла-Мы, москали, и не подозрѣвали ея!.. «Нев- ной страдальческой душѣ...

колокола возмущалъ внезанно ихъ безумное онъ дрожитъ, онъ не смветь дохнуть, ибо онъ ея благосклонную улыбку-и «кареты каза-Гоголь сделался известнымъ своими «Ве- лись ему недвижны, мостъ растягивался и няго сословія въ Россіи. И, Боже мой, какую канный, и міръ не зналь, какая высокая п глубокую и могучую поэзію нашель онътуть! ужасная драма была разыграна въэтой греш-

скій проспекть» есть созданіе столь же глу- На другой сторонів этой картины вы вибокое, сколько и очаровательное; это двъ по- дите Ипрогова и Шиллера;—того Пирогова, о лярныя стороны одной и той же жизни, это которомъ я уже говорилъ, - того Шиллера, ковысокое и смѣшное о-бокъ другъ другу. На торый хотѣлъ отрѣзать себѣ носъ, чтобы одной сторонь этой картины бъдный худож- избавиться отъ излишнихъ расходовъ на таникт, безпечный и простодушный какъ дитя, бакъ; того Шиллера, который говорить съ замъчаеть на Невскомь проспектъ женщину- гордостью, что онъ-швабский нъмецъ, а не ангела, одно изъ тъхъ дивныхъ созданій, ко- русская свинья, и что у него есть король въ торыя могло производить только его худож- Германіи; - того Шиллера, который «еще съ ническое воображеніе; онъ следить за нею, двадцатилетняго возраста, съ того времени, весь человѣкъ, вся исторія его жизни!..

скучно на этомъ свъть!

которая привела къ Черткову свою дочь, что- станіе красавицы, явленіе Вія безподобны. газія не принимала никакого участія.

которое русскій живеть на фуфу, изміриль согласны съ мнініемъ Шевырева, который всю свою жизнь и положиль себт втечение говорить, что «ужасное не можеть быть по-10 жтт, составить каниталь изъ 50-ти ты- дробно: призракъ тогда страшенъ, когда въ сячь, и у котораго это было уже такъ вфрно и немъ есть какая-то неопредёленность; если же неотразимо, какъ судьба, потому что скорве вы въ призракв умвете разглядеть слизистую чиновникъ позабудетъ заглянуть въ швейцар - пирамиду, съ какими-то челюстями вмъсто скую своего начальника, нежели намець ра- ногь и языкомъ вверху, туть ужь не будеть прится переменить свое сдово; наконець - того ничего страшнаго, и ужасное перехолить про-Шиллера, «который положиль целовать же- сто въ уродливое». Но зато картины малону свою въ сутки не болже двухъ разъ, и россійскихъ нравовъ, описаніе бурсы (впрочтобы какъ-нибудь не попрловать лишній чемъ немного напоминающее бурсу Наражразъ, никогда не клалъ перцу болъе одной наго), портретъ бурсаковъ, и особенно этого ложечки въ свой супъ». Чего вамъ еще? Тутъ философа Хомы, философа не по одному классу семинаріи, но философа по духу, по харак-А Пироговъ?.. О, объ немъ объ одномъ теру, по взгляду на жизнь... О, несравненный можно написать целую книгу... Вы помните Dominus Хома! какъ ты великъ въ своемъ его водокитство за глупою блондинкою, съ стоистическомъ равнодущий ко всему земному, которою онь составляеть такую отличную кром'ь гор'ялки! Ты натеривлся горя и страха, пару, его ссору и отношенія съ Швідеромъ: ты чуть не попадся въ когти къ чертямъ, но помните, какіе ужасные побои претерпельонъ ты все забываещь за широкой и глубокой отъ флегматическаго Отелло; помните, какимъ ендовой, на днё которой схоронены твоя хранеголованіемъ, какой жаждой мести закипь- брость и твоя философія; ты, на вопросъ о ло сердне поручика, и помните, какъ скоро видънныхъ тобою страстяхъ, машешь рукою прошла его досада отъ съеденныхъ конди- и говоришь: «Много на свете всякой дряни терскихъ пирожковъ и прочтенія «Пчелы»?... водится!» у тебя половина головы посёдёла Чудные пирожки! Чудная «Пчеда!» Писка- въ одну ночь, а ты оттопываешь трепака, да ревъ и Пироговъ — какой контрасть! Оба такъ, что добрые люди, смотря на тебя, плюони начали въ одинъ день, въ одинъ часъ ютъ и восклицаютъ: «Вотъ это такъ долго преследованія своих в красавиць, и какъ раз- танцуеть человекте!» Пусть судить всякій, личны для обоихъ ихъ были следствія этихъ какъ хочеть, а по мне такъ философъ Хома преследованій! О, какой смысль скрыть въ стоить философа Сковороды! Потомъ помниэтомъ контраств! И какое дъйствіе произво- те ли вы невольное путешествіе философа дитъ этотъ контрастъ. Пискаревъ и Пиро- Хомы, помните ли попойку въ шинкв, этого говъ... одинъ въ могилъ, другой доволенъ и Дороша, который, нагрузившись пънникомъ, счастливъ, даже посль неудачнаго волокит- вдругъ захотълъ узнать, непремънно узнать, ства и ужасныхъ побоевъ!.. Да, господа, чему учатъ въ бурсѣ (шуточное дѣло!), этого резонера, который божился, что «все должно «Портреть» есть неудачная попытка Го- оставить такъ какъ есть, что Богъ знаеть, геля въ фантастическомъ родъ. Здъсь его та- какъ нужно», и наконецъ этого казака съ лантъ падаетъ, но онъ и въ самомъ паденіи сёдыми усами, который рыдалъ о томъ, что остается талантомъ. Первой части этой по- остался круглымъ сиротой... А эти поучив'ясти невозможно читать безъ увлеченія: да- тельныя бес'яды на кухн'я, гд «обыкновенно же, въ самомъ дълъ, есть что-то ужасное, ро- говорилось обо всемъ: и о томъ, кто пошилъ себъ ковое, фантастическое въ этомъ таинствен- новые шаровары, и что находится внутри земномъ портретѣ, есть какая-то непобѣдимая ли, и кто видѣлъ волка?» А сужденія этихъ умпрелесть, которая заставляеть вась насильно ныхъ головь о чудесахъ въ природъ? а порсмотръть на него, хотя вамъ это и страшно, третъ пана сотника?... пктоперечгетъ?... Нътъ, Прибавьте къ этому множество юмористиче- несмотря на неудачу въ фантастическомъ, эта скихъ картинъ и очерковъ во вкусѣ Гоголя; повѣсть есть дивное созданіе. Но и фантавспомните квартальнаго надзирателя, раз- стическое въ ней слабо только въ описаніи суждающаго о живописи, потомъ эту мать, привидёній, а чтенія Хомы въ церкви, воз-

бы снять съ нея портретъ, и которая бранитъ Я еще мало говорилъ о «Тарасъ Бульбъ», балы и восхищается природою, — и вы не от-я не буду слишкомъ распространяться о немъ, кажете въ достоинствъ и этой повъсти. Но ибо въ такомъ случаъ у меня вышла бы еще вторая ея часть решительно ничего не стоить; статья не менёе самой повести... «Тарасъ въ ней совсемъ не видно Гоголя. Это явная Бульба» есть отрывокъ, эпизодъ изъ великой приделка, въ которой работаль умъ, а фан- эпопеи жизни цёлаго народа. Если въ наше время возможна гомерическая эпопея, то вотъ Вообще надо сказать, фантастическое какъ- вамъ ея высочайшій образецъ, идеалъ и прото не совствъ дается Гоголю, и мы вполнт тотипъ!... Если говорить, что въ «Иліадт» от-

же самое и о «Тарасъ Бульбъ» въ отношении пъль достигнута. къ Малороссін XVI вѣка?... И въ самомъ оргіями и кровавыми набъгами?... Скажите какъ начавшаго! Не мое дёло раздавать вѣнкъ ея полноть? Не выхвачено ли все это со или смерть литературныя произведенія; если лна жизни, не бъется ли злъсь огромный я сказаль, что Гоголь-поэть, я уже все скапульсъ всей этой жизни? Этотъ богатырь залъ, я уже лишилъ себя права дёлать ему толпа запорожцевъ, дружно отдирающая «поэтъ» потеряло свое значение: его смышали на площади трепака; этотъ казакъ, лежа- съ словомъ «писатель». У насъ много писащій въ дужь, для показанія своего пре- телей, накоторые даже съ дарованіемъ, но зрвнія къ порогому платью, которое на неть поэтовь. «Поэть» высокое в святое слово, немъ надъто, и какъ бы вызывающій на дра- въ немъ заключается не умирающая слава! ку всякаго дерзкаго, кто-бы осмедился дотро- Но дарованіе имееть свои степени; Козловъ, нуться до него хоть пальцемъ; этотъ коше- Жуковскій, Пушкинъ, Шиллеръ-эти люди вой, поневоль говорящій краснорычивую, ви- поэты; но равны ли они? Развы не спорять тіеватую річь о необходимости войны съ бу- еще и теперь, кто выше: Шиллеръ или Гёте? братьямъ столько, что ни одинъ чортъ теперь неннымъ? И вотъ задача критики: опредъи въры нейметь»; эта мать, которая является лить степень, занимаемую художникомъ въ какъ бы мимоходомъ, чтобы заживо оплакать кругу своихъ собратій. Но Гоголь еще тольдътей своихъ, какъ всегда являлась въ тотъ ко началъ свое поприще; слъдовательно наше въкъ женщина и мать въ казацкой жизни... дъло высказать свое мивніе о его дебють и А жилы и ляхи, а любовь Андрія и крова- о надеждахъ въ будущемъ, которыя подаетъ вая месть Бульбы, а казнь Остапа, его воз- этотъ дебють. Эти надежды велики, ибо Гозваніе къ отпу и «слышу» \*) Бульбы и на- голь владаеть талантомъ необыкновеннымъ, конецъ героическая гибель стараго фанатика, сильнымъ и высокимъ. По крайней мъръ который не чувствоваль своихъ ужасныхъ въ настоящее время онъ является тлавой мукъ, потому что чувствовалъ одну жажду литературы, главой поэтовъ, онъ становится мести къ вражебному народу?... И это не на мѣсто, оставленное Пушкинымъ. Предоэпопея?... Да что же такое эпопея?... И ка- ставимъ времени рышить, чъмъ и какъ конкая кисть широкая, размашистая, різкая, чится поприще Гоголя, а теперь будемъ женыя... И какая поэзія энергическая, могучая, сіяль на небосклон'в нашей литературы, чтокакъ эта Запорожская Свчь, «то гивадо, от- бы его двятельность равнялась его силв. куда выдетають всё тё гордые и крёпкіе, Въ «Арабескахъ» пом'вщены два отрывка чество на всю Украйну!...»

141

мало удовлетворены и тъмъ, что я уже ска- вполнъ могутъ служить залогомъ тъхъ назалъ: что дълать! Гораздо легче чувствовать деждъ, о которыхъ я говорилъ. Поэты быдругихъ чувствовать и понимать его! Если поэзіи, и она у нихъ бываетъ боле способ-

ражается вся жизнь греческая въ ея герои- «во всемъ этомъ есть и правла»; если лругіе. ческій періоль, то разв'є одни пінтики и ри- прочтя ее, захотять прочесть и разобранныя торики прошлаго въка запретять сказать то въ ней сочиненія — мой долгь выполнень,

Но какой же общій результать выведу я лъль, развъзльсь не все казачество, съ его изъ всего сказаннаго мною? Что такое Гоголь странной цивилизаціей, его удалой, разгуль- въ нашей литературѣ? Гдѣ его мѣсто въ ней? ной жизнью, его безпечностью и лѣнью, не- Чего должно ожидать намъ отъ него,—отъ неутомимостью и двятельностью, его буйными го, еще только начавшаго свое поприше, и мив, чего ивть въ картинв, чего недостаеть ки безсмертія поэтамь, осуждать на жизнь Бульба съ своими могучими сыновьями: эта сулейские приговоры. Теперь у насъ слово сурманами, потому что «многіе запорожны Развіз общій голось не назваль Шекспира позадолжались въ шинки жидамъ и своимъ царемъ поэтовъ, единственнымъ и несравбыстрая! какія краски яркія и ослыштель- лать, чтобы этоть прекрасный таланть долго

какъ львы, откуда разливается воля и каза- изъ романа. Объ этихъ отрывкахъ нельзя судить какъ объ отдёльномъ и цёломъ со-Что еще сказать вамъ? можетъ быть вы зданји; но о нихъ можно сказать, что они и понимать прекрасное, нежели заставлять вають двухъ родовъ: одни только доступны одни изъ читателей, прочтя мою статью, ска- ностью, чемъ даромъ или талантомъ, и много жуть: «это правда», или по крайней мфрф: зависить отъ вифшнихъ обстоятельствъ жиз-

<sup>\*)</sup> Впрочемъ я не ставлю въ слишкомъ большую Гоголь, ифкоторыми благонамфренными критиками ражения?

заслугу Гоголю этого «слышу» и не думаю, подобно пожалованный въ Поль-де Коки; погомъ, это славное нъкоторымъ, что еслибы Гоголь и не изобрълъ ни- «слыщу» не имѣло бы никакого смысла безъ отночего другого, кромъ этого славнаго «слыщу», то ед- шенія къ цѣлой повѣсти и безъ связи съ нею, и нимъ имъ могъ бы заставить молчать злонамѣрен- наконецъ, теперь уже прошло то время, когда въ ность критики; ибо, во-первыхъ, злонамъренность примъръ высокаго представляли:  $(nil\ mourat,\ Moi,\ критики нельзя обезоружить изящными созданіями, <math>Ax = n + duns,\ n$  Россx и т. п.; зачъмъ же обогачему примъромъ можетъ служить этотъ же самый щать педантовъ новымъ примъромъ высокаго въ вы-

какъ будто обезсиленные тяжестью свершен- роши у Гогодя!.. наго ими подвига, ослабѣваютъ и надаютъ этого довольно!

это сынъ, ласкающійся къ обожаемой мате- вдохновеніе... \*).

ни; у другихъ даръ поэзіи есть н'вчто поло- ри! Помните ли вы его описаніе безбрежжительное, начто составляющее неразлаль- ныхъ степей ливпровскихъ? Какая широкая, ную часть ихъ бытія. Первые, иногда одинъ размашистая кисть! какой разгуль чувства! разъ въ цълую жизнь, выскажуть какую- Какая роскошь и простота въ этомъ описанибудь прекрасную поэтическую грезу и, ніи! Чорть вась возьми, степи, какъ вы хо-

Въ одномъ журналѣ было изъявлено странвъ последующихъ своихъ произведеніяхъ; ное желаніе, чтобы Гоголь попробоваль свои воть отчего у нихъ первый опыть по боль- ихъ силь въ изображеніи высшихъ слоевъ піей части бывають прекрасень, а посл'в- общества: воть мысль, которая въ наше дующіе постепенно подрывають ихъ славу, время отзывается ужаснымъ анахронизмомъ! Другіе съ каждымъ новымъ произведеніемъ Какъ! неужеди поэтъ можеть сказать себъ: возвышаются и крапнуть; Гоголь принадле- дай, опишу то или другое, попробую себя въ жить къ числу этихъ последнихъ поэтовъ: томъ или другомъ роле!.. И притомъ, разве предметь дълаеть что-нибудь для достоин-Я забыль еще объ одномъ достоинстве его ства сочинения? Разве это не аксіома: где произведеній: этс лиризмъ, которымъ про- жизнь, тамъ и поэзія? Но мои «развѣ» ниникнуты его описанія такихъ предметовъ, когла бы не кончились, еслибы я захотівль которыми онъ увлекается. Описываеть ли высказать ихъ всь, безъ остатка, Нътъ, пусть онъ бедную мать, это существо высокое и Гоголь описываеть то, что велить ему опистраждущее, это воплощение святого чувства сывать его вдохновение, и пусть страшится любви-сколько тоски, грусти и любви въ описывать то, что велять ему описывать или его описаніи! Описываеть ли онь юную кра- его воля, или гг. критики. Свобода художника соту-сколько упоенія, восторга въ его опи- состоить въ гармоніи его собственной воли саніи! Описываеть ли онъ красоту своей съ какой-то внашней, независящей отъ родной, своей возлюбленной Малороссіи— него волей, или, лучше сказать, его воля

## О СТИХОТВОРЕНІЯХЪ БАРАТЫНСКАГО.

Часто думаю и о томъ, какое ръзкое от- чаще, въ минуты тоски и унынія, когда душа личіе находится между поэзіей первобыт- просилась вонъ и хотьла излиться или въ ныхъ народовъ и поэзіей новыхъ народовъ, слезахъ, или въ звукахъ. Какъ смотрели эти которыхъ религія, цивилизація, просв'яще- геніальные люди на свои произведенія? -ніе и литература образовались подъ разны- Какъ на дело пустое, и можетъ быть, когда ми чуждыми вліяніями. Представьте себ'я проходили обстоятельства, породившія ихъ народъ, у котораго еще нътъ ни идеи твор- пъсню, когда стихали чувства и устунали чества, ни слова для выраженія этой идеи, полное владычество разсудку, они удивляа есть уже само творчество: кто открыль ему лись, какъ пришла имъ въ голову странная эту тайну, кто навель его на эту мысль? Одна природа, и больше никто. Самое просвъщение въ этомъ случав дело совершенно постороннее, ибо оно только сообщаеть поэзій другой характеръ. И это очень естественно: чвмъ безсознательные творчество, обдуманно компрометировать свое литературное имя тымь оно глубже и истинные. Поэть, который твориль, не сознавая своего действія, поэтъ, нежели тотъ, который, чувствуя вдох- дътскія мечтанія объ архитектурь ученость?... Неновеніе, говоритт: «хочу писать».

Кто слагалъ наши народныя ивсни?— Люди, которые даже и не подозрѣвали, что есть поэзія, есть вдохновеніе, есть поэты, есть литература. Какъ слагали они свои пѣсни? - Экспромптомъ, за ниршественной чашей, среди ликующаго круга или, всего разобралъ подробнъе его ученыя статьи.

<sup>\*</sup> Я очень радъ, что заглавіе и содержаніе моей статьи избавляють меня отъ непріятной обязанности разбирать ученыя статьи Гоголя, помещенныя въ «Арабескахъ». Я не понимаю, какъ можно такъ не-Неужели перевести или, лучше сказать, перефразировать и перепародировать некоторыя места изъ исторіи Миллера, перем'єшать ихъ съ своими фране понимая, что онъ делаетъ-онъ более зами значить написать ученую статью?... Неужели ужели сравнение Шлецера, Миллера и Гердера, ни въ какомъ случав не идущихъ въ сравнение, тоже ученость?... Если подобные этюды ученость, то избави насъ Богъ отъ такой учености! Мы и безъ того богаты ею. Отдавая полную справедливость прекрасному таланту Гоголя, какъ поэта, мы, движимые чувствомъ той же самой справедливости, того же самаго безпристрастія, желаемъ, чтобы кто-нибудь

мысль заниматься такимъ вздоромъ, и сты- рять: «онъ на то и алистраторъ, чтобы дились своей п'єсни, какъ стыдится протрез- взятки брать». И такъ, юнош'є приготовляетвившійся человікь дурного или смішного ся блестящая будущность; надо, чтобь онь поступка, следаннаго имъ въ пьяномъ виде. умель воспользоваться ею. Но воть бела: Я часто мечталь объ одномъ создании, иде- юноша боленъ страннымъ нелугомъ: ему сняталъ котораго смутно носился въ душт моей, ся на яву дивные сны, слышатся чудные и который мить очень хоттьлось увидеть когда- звуки, ему хочется и самъ онъ не знаетъ нибуль осуществленнымъ: мн хотълось про-чего; онъ забываетъ свое льдо, и, какъ олерчесть романъ или драму, въ которой бы жанный бъсомъ, то илачетъ, то хохочетъ, солержание было взято изъ русской жизни до самъ не зная отчего. Мать плачеть о немъ Петра Великаго, и въ которой была бы пред- какъ о потерянномъ, взбалмошномъ, помъставлена борьба генія съ своими порывами, шанномъ; добрые люди, говоря о немъ, полля него непонятными. Въ самомъ дълъ, не-жимаютъ плечами и набожно произносять: ужеди въ этомъ народъ, сознававшемъ себя «Господи, спаси насъ отъ дукаваго!» Все это нъсколько стольтій и занимавшемъ такое очень обыкновенно, но вотъ что не совсьмъ общирное пространство, не было своихъ обыкновенно; онъ самъ уввренъ, что онъ Шекспировъ, Шиллеровъ?... И такъ, пред- одержимъ злымъ духомъ, постигнутъ черставьте себь народь, у котораго было поэ- нымъ недугомъ, что его мысли гръшны, жетическое чувство, но котораго условія жизни данія и помыслы нечисты. Онъ модить Бога, были совершенно противоположны поэзіи чтобы онъ избавиль его отъ злого бізса, кожизни; котораго религія покровительствова- торый его мучить и преследуеть, чтобы онъ ла искусству, требовала отъ него служенія, направиль его на путь истинный; онъ плано который въ религіи довольствовался од- четь и раскаявается, и все остается такимъ неми формами, а искусство сделаль реме- же чуднымъ и непохожимъ на добрыхъ люсломъ, опредъленнымъ и положительнымъ, дей. Не правда ли, что это прекрасный предтакъ что геній и посредственность были въ меть для драмы, не правда ли, что такая немъ подведены подъ уровень; — народъ, ко- драма, плодъ генія, въ тысячу бы разъ лучторый любиль временемь и спить писню, и ше п ясиме всихь курсовь и теоріи эстеже время и птніе, и пляску почиталь бт- которая здісь, на землів, называется поэсовской потехой, грехомъ тяжкимъ; - народъ, томъ, хуложникомъ?... который довольствовался скудной житейской философіей, ліниво наслідованной имъ отъ достойна глубочайшаго изученія. Сравните праотневъ и заключенной въ формы посло- съ ней исторію первобытной индійской, арабвицъ и поговорокъ; - народъ, который святое ской поэзіи - и сколько драгоценныхъ факчувство любви почиталъ дьявольскимъ на- товъ получите вы для теоріи изящнаго! Въ вожденіемъ, отчитывался отъ него модитва- самомъ діль, поэть, который сочиняеть, не ми. отпрыскивался нашептанной водой; --- на зная, что такое поэзія, что такое поэть, не родъ, который женщину - эту поззію жизни, зная, чтобы когда-нибудь и кто-нибудь, покоторой одной бываетъ жизнь красна, -жен- добно ему, сочиняль, который сочиняеть по щину сдёлалъ своей рабыней, родомъ до- непреодолимому побужденію, котораго не машняго животнаго, немного выше коровы умфеть ни понять, ни назвать, не есть ли или лошади; — наконецънародъ, который быль онъ поэтъ по преимуществу? И такіе поэты чуждъ всякаго движенія впередъ, всякаго бываютъ только у народовъ младенчествуюстремленія къ совершенствованію, быль по- щихъ, и ихъ имена или исчезають для похожь на обледен влую массу воды, по кото- томства, или передаются ему въ миничерой тщетно скользять бледные лучи зим- скихъ образахъ Гомеровъ, Оссіановъ. Соняго солица. Теперь среди этого народа зданія таких в поэтовъ суть типическія, орипредставьте себ'в юношу-генія: какой кон- гинальныя и в'ячныя. Они творять роды и трастъ, какія подробности, сколько красокъ, формы искусства, ибо, по странной ошибкъ какая драма, высокая и ужасная въ своей человѣческаго ума, служатъ образцами для простоть и карикатурности!... Этотъ юноша последующихъ творцовъ. Они вполне приесть единственная опора, единственная на- надлежать своему въку и народу, ибо тводежда престарълой матери. Какой-нибудь рять свободно отъ всякаго посторонняго добрый монахъ учить его грамоть, чтобъ вліянія. Какое діло, если у индійцевь была онъ могъ современемъ сделаться писцомъ драма прежде, чемъ Эсхилъ явился въ Гревъ приказѣ, дьякомъ или земскимъ ярыж- ціи... Эсхилъ все-таки творецъ греческой кой это все одно и то же, ибо одинаково трагедіи, этого рода, такъ отличнаго отъ прибыльно, а русскій народъ смотриль всегда новийшей драмы. Типъ эпическихъ рапсодъ, на судопроизводство какъ на средство жить; типъ Эсхиловской драмы есть типъ истиннаши мужички и теперь еще не шутя гово- ный, естественный, законный, если можно

поплясать въ присядку, но который въ то тики объяснила дивную и великую тайну,

Исторія первобытной греческой поэзін

призваніи первобытныхъ поэтовъ?...

поэтъ!»

дичи и проч, и проч.

ни м'єсть, ни матеріаловь для построенія ему сти, или боясь имени «ругателя»? приличныхъ храмовъ. Это эпоха веселая, какъ Въ нашей дитературъ теперь пменно надить за собою духъ реакціп, критики, ана- товъ пасть? Что та за истина, которая бо-

такъ сказать, ибо онъ найденъ въ природѣ, изследованию; самозванство развенчивается: а не выдумань. Можно ди усоминться въ истинной заслугь отластся поджная почесть: Олимпъ пустветъ, но его пустота почтенна. Не такъ бываетъ у народовъ, у которыхъ ибо если и немногія, зато яркія зв'єзды новзія является тогла, какъ имъ уже извъ- сіяютъ на его вершинть. Есть люди, которые стна идея поэзін по опыту первобытных упорно остаются верными своимъ прежнимъ народовъ. Не самобытны, не оригинальны, богамъ и, видя разбитыя капища, сокрушенне законны роды и формы ихъ созданій. выхъ пдоловъ, съ воплемъ и слезами воскли-Если они и носять на себѣ признаки та- цають: «выдыбай, боже!» Какая причина ланта, то похожи на зданіе, котораго планъ этого страннаго упорства? Посредственность начертанъ однимъ художникомъ, а выпол- и мелочное самолюбіе. Эги люди остервеняненъ другимъ, принадлежащимъ другому ются не за идоловъ своихъ, а за самихъ въку и другому народу, похожи на пламен- себя, ибо въ ниспровержении своихъ идоное произведение юноши-поэта, написанное ловъ видять ниспровержение своихъ понятий на тему, потомъ переправленное и передъ объизящномъ, упадокъ своего кредита во вкуданное варваромъ-педагогомъ. Такова «Эне- сф. чувствф, умф, познаніяхъ. Жалкая и между ила» и всъпоэмы, существующія на свыть по- тьмъ вредная братія! Чтобы любить истину, тому только, что существовала прежде нихъ должно жертвовать ей своими залушевными «Иліала», а не почему иному. У этихъ наро- мыслями, привычками, предубѣжденіями, а довъ обыкновенно тотъ и поэтъ, кто на- легко ли это?. Изъ одного и того же источчалъ писать прежде другихъ, кто вышель ника часто выходятъ различные результаты. на арену и громко закричалъ: «смотрите, я - Одинъ такъ любитъ искусство, что посвяшаеть всю жизнь свою на служение ему въ И воть причина деспотическаго владыче- качествь дъйствователя, не думая о томъ, что ства Ронсаровъ, Кантеміровъ, Тредьяков- у него нізть таланта, и что онъ своей дівскихъ. Сумароковыхъ. Но это вдалычество ятельностью оскорбляетъ святость и велинепродолжительно; оно оканчивается тотчась, кость этого искусства, которому хочеть слукакъ народъ начнетъ понимать истинное зна-жить; это любовь нечистая: къ ней примъченіе поэзін. Тогда новое горе; тогда является шано много эгопзма, мелочного самолюбія. множество другого рода незаконных поэтовъ. Другой такъ любитъ искусство, что, начав-Это люди, больше или меньше доступные по- или писать по увлечению и пріобр'ятя лестные эзій, т. е. способные понимать ее; часто вла- усп'яхи, но видя, что его произведенія, котодъющіе талантомъ формы, вмъсто таланта рымъ рукоплещетъ толпа, далеко не сооттворчества, т. е. умфющіе дать изящную фор- ветствують тому идеалу поэзіи, который онъ му всякой мысли, даже пустой. Они обыкно- создаль себь, останавливается въ началь повенно угождають, льстять своему времени, и прища, успешно начатаго, съ стесненнымъ поэтому пользуются успёхомъ только въ свое сердцемъ рветъ и понираетъ ногами свои время, тотчасъ забываемые, какъ наступитъ вялые лавры и решается никогда не оскорбдругое время и приведеть съ собою другія лять святости и великости искусства, которое иден, другія потребности. Хотите ли знать обожасть. Воть это любовь къ искусству, имена такихъ поэтовъ? Это Дезульеръ, Фло- любовь высокая, благородная! И можетъ ли ріаны, Делили, Богдановичи, Капнисты, Гив- такой человекъ хладнокровно видеть, какъ жалкая посредственность или низкая злона-Въ дёлё литературы у всякаго народа мёренность профанируетъ святость и велибывають свои эпохи очарованія и разоча- кость боготворимаго имъ искусства, профарованія. Сначала господствуєть безочетное нируєть своимъ удивленіемъ къ блестящему удивленіе; все кажется прекраснымъ, веля- ничгожеству, или своими кривыми толками кимъ, безсмертнымъ, авторитеты царствуютъ объ изящномъ, или уродливыми созданіямикакъ олимпійскіе боги, и едва соблаговоля- батардами искусства, выдаваемыми имъ за ють преклонять свой слухъ къ гимнамъ хва- созданія творчества?.. Можеть ли онъ не поленій. И какой многолюдный Олимит! Если- дать голоса, остаться німымъ, стращась бы онъ сощель на землю, то недостало бы преследованій раздраженной посредственно-

и всв эпохи очарованія, но глупая и нель- ступила эта эпоха анализа. Мы наконецъ хопая, какъ всф эпохи торжества посредствен- тимъ владфть сокровищемъ не многимъ, но ности, самозванства, безвкусія, униженія истиннымъ. А что то сокровище, которое пекусства, истины, здраваго смысла. Потомъ безпрестанно боишься потерять? Что тотъ наступаеть эпоха разочаровавія и приво- за авторитеть, который каждую минуту голиза. Знаменитости подвергаются строгому ится изследованія, темнесть отъ взоровь ума?

Натъ, пусть булетъ вознаваемо каждому полжное, пусть заслуга пользуется уваженіемъ, а бездарность обличится и всякій займетъ свое мѣсто!

Неужели наши мелкіе разсчеты, наше жалкое самолюбіе, наши ничтожныя отношенія лороже и важите истины, общественнаго вкуса, общественной любви къ искусству. Скажите, Бога ради, неужели это чувство, общественныхъ понятій объ изящномъ? Не- фантазія, а не игра ума? тами? Имя — ничего: важно дело

подъячество мавній?..

не обширный и притомъ очень ясный.

чиненія? какой новый элементь внесли они Гёте», «О счастін съ младенчества тоскуя», въ нее? какой ихъ отличительный харак- «Дало двѣ доли Провидѣнье», «Когда петеръ? наконецъ, какое мъсто заяпмаютъ они чалью вдохновенны», «Бъжитъ невърное въ нашей литературѣ?

каламбурами и блещущій остротами. Сліду- трудно разогріть. ющее стихотвореніе, взятое на выдержку, кетную музу Баратынскаго.

Нѣтъ, обманула васъ молва. Попрежнему дышу я вами И пало мной свои права Вы не утратили съ годами. Другимъ курилъ я опијамъ, Но васъ носилъ въ святынъ сердца, Молился новымъ образамъ, Но съ безпокойствомъ старовфина.

ужели мы всегда будемъ вздить верхомъ на И перечтите всв стихотворенія Баратынпалочкахъ? Неужели наша литература всегла скаго: что вы увилите въ кажломъ изъ лучбудеть представляться въ форм'в Ивана Ива- шихъ? Ава, три поэтические стиха, выливновича Перерепенко, который, съзыни дыню, шјеся изъ сердца; потомъ риторику, потомъ завертываль въ бумажку зерна и своей ру- нъсколько прозаическихъ стиховъ; но вездъ кой надписываль: «Съвдена тогда-то?...» умъ, вездв литературную ловкость, умвнье, Надо направлять общественный вкусъ и по- навыкъ, щегольскую отделку и больше нинятія объ изящномъ, распространять обще- чего. Читая эти два тома, вы видите, что ственную склонность къ изящному. Мы уже они написаны человекомъ, для котораго жизнь теперь не ослъпляемся знаменитостью рода, была не сномъ, который мыслилъ, чувствонезаслуженными отличіями: зачёмъ еще бу- валь, котораго занимали и интересовали преддемъ мы ослепляться знаменитостью литера- меты человеческого уважения но не эдно изъ турныхъ именъ, незаслуженными авторите- нихъ не западетъ вамъ въ душу, не взволнуеть се могучей мыслыо, могучимъ Приступая къ опънкъ стихотвореній Бара-чувствомъ, не истомить ее сладкой тоской тынскаго, я не безъ намфренія сділаль та- и не наполнить тревожнымь упоеніемь, отъ кое общирное вступление. У насъ еще такъ котораго занимается духъ и по тылу пробъмного людей, которые, зная, что «говорить гаеть электрическій холодь. Я не хочу сравправду — потерять дружбу», что хвалить го- нивать въ этомъ отношении Баратынскаго раздо выгодиве, чвмъ худить, почитаютъ го- съ Пушкинымъ; такое сравнение было бы неворящихъ правду людьми безпокойными и добросовъстно. Возьмемъ параллель пониже, злонамфренными, такъ же точно, какъ у возьмемъ Козлова и противопоставимъ его насъ еще много людей, которые почитаютъ Баратынскому — то ли это? Козловъ — поэтъ злонамфренностью и безнравственностью воз- не геніальный, поэть обыкновенный, но ставать громко противъ взяточничества, ибо вотъ что значитъ быть истиннымъ поэтомъ у насъ еще и теперь многіе думають, что въ какой бы то ни были степени! Можете ли никто не имфетъ права мфинать другому на- вы читать безъ упоенія его дивную, роскошживаться, а, по ихъ мивнію, всякое сред- ную, таинственную, благоухающую и блестяство къ наживѣ позволительно. Неужели п щую «Венеціанскую ночь» и многія другія въ литературъ должно находиться такое-же мелкія стихотворенія; не пробуждають ли всей вашей души многія мъста изъ его Я не буду слишкомъ распространяться въ «Чернеца» и не вызываютъ ли они всвуъ разбор'в стихотвореній Баратынскаго; вопросъ вашихъ задушевныхъ думъ, не откликаетесь ли вы на нихъ своимъ чувствомъ? Есть и Баратынскій — поэтъ ли? Если поэтъ — какое у Баратынскаго и всколько зам'ячательных ъ вліяніе им'єли на нашу литературу его со- стихотвореній, какъ-то: «Элегія на смерть здоровье», «Не искушай меня безъ нужды», Нъсколько разъ перечитываль я стихотво- «Притворной нъжности не требуй отъ меня», ренія Баратынскаго и вполн'є уб'єдился, что «Черепъ», «Посл'єдняя смерть»; но одни поэзія только изр'єдка и слабыми искорками изъ нихъ хороши по мысли, но холодны, а блестить вь нихъ. Основный п главный эле- всв вообще оставляють въ душв такое же менть ихъ составляеть умъ, изредка задум- слабое впечатление, какъ дуновение устъ на чиво разсуждающій о высокихъ человъче- стекль зеркала; оно легко и скоропреходяще. скихъ предметахъ, почти всегда слегка сколь- Въ наше время, холодное, прозаическое врезящій по нимъ, но всего чаще разсыпающійся мя, надо въ поэзім огня да огня: иначе насъ

Въчисль необходимыхъ условій, составлявсего лучше характеризуеть свётскую пар- ющихъ истиннаго поэта, должна непремённо быть современность. Поэтъ больше, нежели

кто-нибуль, долженъ быть сыномъ своего времени. Скажите, Бога ради, можеть ли похожи на заключение хріи? поэтъ нашего времени написать два длинныхъ, вялыхъ, прозаическихъ посланія, ка- творенія? можетъ-быть спросить меня иной ковы къ Богдановичу и Гивличу, въ кото- недоверчивый читатель. Зачемъ же померыхъ самый механизмъ стиховъ скрипить, шены они? отвъчаю я. Въ ваше время покакъ тяжелыя ворота на вереяхъ, и въ ко- эты должны быть осторожны и не предстаторыхъ нётъ не только ни искры чувства. но лаже и порядочной мысли? Можетъ ли поэть нашего времени написать, а если уже имъль несчастие написать, то помъстить въ полномъ собраніи своихъ сочиненій напримфръ вотъ такое стихотвореньине;

Не знаю, милая, не знаю! Краса плънительна твоя: Не знаю, я предпочитаю Всемь темь, которыхь знаю я?

Чѣмъ это сантиментальное стихотвореніе лучше «Тріолета Лилеть», написаннаго Карамзинымъ?

> Вчера пенастливая ночь Меня застала у Лилеты. Остаться-ль мнв, идти-ли прочь, Межъ нами долго шли совъты... и. т. д.

И это поэзія?... И это хотять насъ заставить читать, -- насъ, которые знаютъ наизусть стихи Пушкина?... И говорять еще иные, что XVIII вѣкъ кончился!...

> Она придетъ! Къ ея устамъ Прижмусь устами я моими; Пріють укромный будеть намь Подъ сими вязами густыми! Волненьемъ страстнымъ я томимъ; Но близъ любезной укротимъ Желаній пылкихъ нетеривные: Мы ими счастію вредимъ. И сокращаемъ наслажденье.

Не правла ли, что пва послѣлніе стиха

Но зачемъ же вы выбираете такія стиховлять изъ себя Лалайламу...

О поэмахъ Баратынскаго я ничего не хочу говорить: ихъ давно никто не читаетъ. Нападать на нихъ было бы грешно, защищать — странно. Однако замѣчу мимоходомъ, что въ «Пирахъ» блестять мъстами искры остроумія и даже изр'єдка чувства, какъ напримъръ въ этихъ стихахъ:

> Кричали вы: смълъе пей! Развеселись, товарищъ милой! Вздохнувъ, разсъянно-послушный, Я пиль съ улыбкой равнодушной; Свътлъла мрачная мечта, Толпой скрывалися печали, И задрожавшія уста «Богъ съ ней» невнятно лепетали. И гдъ узмънщица любовь? Ахъ, въ ней и грусть-очарованье! Я испытать желаль бы вновь Ея знакомое страданье! И гдъ жъ вы, ръзвые друзья, Вы, къмъ жила душа моя? Разлучены судьбою строгой: И каждый съ ропотомъ вздохнулъ И брату руку протянулъ И вдаль побрълъ своей дорогой; И каждый въ горести нѣмой, Выть-можеть, праздною мечтой Теперь былое пролетаеть. Или за трапезой чужой Свои пиры воспоминаеть!

Предоставляю читателю вывести результатъ изъ всего, что я сказалъ,

### СТИХОТВОРЕНІЯ ВЛАДИМІРА БЕНЕДИКТОВА.

(Спб. 1835.)

Обманчивъй и сновъ надежды, Что слава? Шепотъ ли чтеца? Гоненье-ль низкаго невъжды? Иль восхищение глупца?

Пушкинъ.

наго произведенія. При какихъ условіяхъ ной діятельности во всіхъ ея видахъ и и к'вмъ принятъ? Укажите мн'в на этотъ сводъ метанскаго ученія: «Нътъ Богакромп Бога-

зыблемы, какъ начала творчества въ душв человъческой; котораго параграфы подходили бы подъ всв возможные случаи и представляли бы собою стройную систему законодательства, обнимающаго собою весь безко-Что такое критика? Оцёнка художествен- нечный и разнообразный міръ художественвозможна эта оц'ыка или, лучше сказать, изм'ёненіяхъ! Давно ли «украшенное подрана какихъ законахъ должна она основы- жане природъ» было краеугольнымъ камваться? На законахъ изящнаго, отв'ячають немъ эстетическаго уложенія? Давно ли эта записные ученые. Но гдв кодексъ этихъ за- формула равнялась въ своей глубокости коновъ? Къмъ онъ изданъ, къмъ утвержденъ истинъ и непреложности первому пункту магозаконовъ изящнаго, на это уложение искус- и Магометт пророкт Его»? Давно ли три знаства, котораго начала были бы въчны и не- менитыя единства почитались фундаментомъ,

тенъ, Вольтеръ, - давно ли эта вереница та- между этими законами и основаніями и прилантовъ почиталась дучезарнымъ созвъзді- вести ихъ въ полную и гармоническую сиными жрецами критики, непограшительными судить. законолателями изящнаго, въщими ораку- Но этого еще мало. Часто случается, что лами, изрекавшими непреложные приго- критикъ, изложивши свой взглялъ на условоры?.. А что теперь?.. «Украшенное подра- вія творчества, сообразно съ современными жаніе природт» и знаменитое «тріедин- понятіями объ этомъ предметь, прилагаеть ство» причислены къ числу въковыхъ за- его ложно, и върно описавши характеръ блужденій челов'ячества, неудачныхъ попы- греческаго ваянія, показываеть вамъ разбитокъ ума; ученые и свътскіе боги француз- тый глиняный горшокъ, въ которомъ варили скаго Парнаса были помрачены и навсегда щи, и божится и клянется, что это гречезаслонены поянымо дикаремо \*) Шекспиромъ, ская ваза. Отчего это? Оттого, что эстетика а оракулы-критики поступили въ архивъре- не алгебра, что она, кроме ума и образошенныхъ и забытыхъ делъ. И давно ли все ванности, требуетъ этой пріемлемости изящэто совершилось!. Давно ли бились на смерть наго, которая составляеть своего рода тапокойники — классицизмо и романтизмо?.. данть и дается не всемь. Прислушайтесь Гдт же, спрашиваю я, гдт же эта мерка, внимательные къ нашимъ литературнымъ этотъ аршинъ, которымъ можно мърить изящ- толкамъ и сужденіямъ - и вы согласитесь со ныя произведенія, гль этоть масштабь, кото- мной. Развь у нась ныть людей сь умомъ, рымъ можно безошибочно изм'єрять градусы образованіемъ, знакомыхъ съ иностранными ихъ эстетическаго достоинства? Ихъ нътъ - литературами, и которые, не смотря на все и вотъ какъ непрочны литературные кодек- это, отъ души убъждены, что Жуковскій сы! Какъ, съ постепеннымъ ходомъ жизни выше Пушкина; которые иногда восхищаютнарода, изм'вняется его законодательство, ся восьмикоп'вечными стихотвореніями и тачрезъ отмънение старыхъ законовъ и введе- лантами А., В., С., и т. д.? Отчего это? Отніе новыхъ, сообразно съ современными тре- того, что эти люди часто руководствуются бованіями общества, такъ изміняются и за- въ своихъ сужденіяхъ однимъ умомъ, безъ коны изящнаго съ получениемъ новыхъ фак- всякаго участия со стороны чувства; оттого, товъ, на которыхъ они основываются. И что принимають за поэзію свои любимыя развѣ мы получили всѣ факты; развѣ мы мысли, или видятъ удобный случай прилоисторическими физіономіями; разв'я мы из- парадоксами и предразсудками. Въ предмеследовали жизнь каждаго художника порознь? тахъ человеческого чувства умъ безъ чувуже ничего не остается?.. Нать, еще долго строить парадоксы. Умъ очень самолюбивъ кодекса искусствъ, какъ долго дожидаться систему и лучше рашится уничтожить здраэтого совершеннаго, гражданскаго законо- вый смысль, нежели отказаться оть нея; положенія, которое должно осуществить мечты онъ все гнеть подъ свою систему, и что не законовъ изящнаго, по которымъ можно и случат онъ похожъ на Мольеровыхъ декадолжно судить произведенія искусствъ? Есть, рей, которые говорили, что они лучше ръпотому что если теперь не внолив постиг- шатся уморить больного, чвмъ отступить хоть

безъ котораго поэма или драма была бы многіе изъ его законовъ, изв'єстны самыя храминой, построенной на пескъ? Давно ли его основанія: но будущему времени предо-Корнель, Расинъ, Мольеръ, Буало, Лафон- ставлено открыть существующія отношенія емъ поэтической славы, блистающимъ немер- стему. Критику должны быть извъстны соцающимъ светомъ для вековъ? Давно ли временныя понятія о творчестве иначе онъ Буало. Батте и Лагариъ почитались верхов- не можетъ и не имбетъ права ни о чемъ

изучили всв литературы, подъ этими без- жить и оправдать свои собственныя мысли численными національными вѣковыми и объ изящномъ, а эти мысли часто бываютъ Развъ въ этомъ отношении для будущаго ства всегда ведетъ за собой предразсудки и дожидаться полнаго и удовлетворительнаго и упрямо дов'трчивъ къ себ'т; онъ создалъ о золотомъ въкъ Астреи. Стало быть, нътъ подходить нодъ нее, то ломаетъ. Въ этомъ нуть весь міръ изящнаго, то уже извъстны на іоту отъ предписаній древнихъ. Въ дълъ изящнаго суждение тогда только можетъ \*) Въ «Съверной Пчелъ» обвиняютъ меня, между быть правильно, когда умъ и чувство нахомногими литературными преступленіями, въ томъ, дятся въ совершенной гармоніи. И воть отчего такая разноголосица въ сужденіяхъ о литературныхъ сочиненіяхъ. Въ самомъ дьнію «Сыверной Пчелы», объявляю ей за новость дыль, одному нравятся «Цыгане» Пушкина а другой въ восхищении отъ «Бовы Королевича» и не видить ни мальйшаго достоинства въ «Цыганахъ» Пушкина. Кто изъ

что я называю Шекспира поянымо дикаремо. Стыжусь оправдываться въ этомъ передъ публикой и, только движимый состраданіемъ къ жалкому невъ-(для нея), что это выражение принадлежить Воль- и не нравится сказка «о Бовѣ Королевичѣ», теру, обкрадывавшему Шекспира, а мною оно употребляется въ шутку. Бъдная «Пчела», какъ еще много пустыхъ вещей, недоступныхъ для ея мушиной любознательности!

падъ, говорить не кстати, пропускать мимо и другихъ въ обманъ. глазъ слоновъ и приходить въ восторгъ отъ «Но что-жъ въ этомъ худого?» можетъ букашекъ. Разви тяжелая «Россіада» не под- быть, спросять иные. О, очень много худого, ходила подъ эстетическіе законы добраго милостивые государи! Если превознесенный стараго времени; развъ скучный и водяный поэтъ есть человъкъ съ душой и серпнемъ. «Дмитрій Самозванець» Булгарина не отли- то неужели не грустно думать, что онъ долчается общей манерой и замашками исто- женъ кдти не по своей дорогь, сдылаться рическаго романа? Развѣ въ свое время записнымъ фразеромъ и послѣ мгновеннаго трудно было доказать художественное до- усиѣха, эфемерной славы видѣть себя за-стоинство того и другого произведенія эсте- живо похороненнымъ, видѣть себя жертвой тическими правилами двухъ эпохъ времени, дитературнаго безславія? Если это человѣкъ т. е. семидесятыхъ годовъ прошлаго и два- пустой, ничтожный, то неужели не досадно дцатыхъ текущаго стольтія? О, ньтъ ничего видьть глупое чванство литературнаго палегче! По котъ что очень было трудно: влина, видъть незаслуженный успъхъ п, спасти ихъ отъ чахоточной смерти. Вотъ такъ какъ нѣтъ глупца, который не нашелъ отчего такъ часто бываютъ неудачны по- бы глупте себя, видеть неленое удивление пытки иныхъ высокоученыхъ, но лишен- добрыхъ людей, которые можетъ быть не ныхъ эстетическаго чувства, критиковъ уро- лишены некотораго вкуса, но которые не нить истинный таланть, не подходящій сміжоть иміть своего сужденія? А святость подъ ихъ школьную марку, и возвысить искусства, унижаемаго бездарностью?... Мимишурнаго фразера.

есть истинная тайна въ буквальномъ смыслѣ какому-нибудь задушевному предмету, то буэтого слова для многихъ людей, посвящаю- дете ливы осуждать порывъчеловъка, который, щихъ себя этому искусству или по влечению, иногда къ своему вреду, вызываетъ на себя или ex-officio, или отъ нечего дълать. Цвъ- и мщение самолюбий, и общественное мижние, тистая фраза, новая манера-и вотъ уже имъя полное право не вмъшиваться, какъ готовъ поэтическій вънокъ изъ «калуфера и говорится на святой Руси, не въ свое дъло?... мяты», нынче зеленфющій, а завтра жел- Долженъ ли этотъ человфкъ оскорбляться тьющій. Цвытистая фраза принимается за или пугаться того, что люди посредственмысль, за чувство, новая манера п стихо- ные, холодные къ дёлу пстины, лишентворныя гримасы- за оригинальность и са- ные огни Прометеева, провозгласять его мобытность. Помните ли вы остроумный крикуномъ или ругателемъ? Вамъ понятно ли апологи, разсказанный въ одномъ нашемъ это чувство? Вамъ понятна ли эта запальжурналь, какъ «человькъ съ умомъ на три чивость, для васъ справедлива ли она въ страницы» хотфлъ отъ скуки бросить лавро- самой своей несправедливости?... А понимаевый вънокъ поэта первому прошедшему те ли вы блаженство взобсить жалкую по мимо его окна, и какъ онъ бросилъ его средственность, расшевелить мелочное самочрезъ форточку бездарному стихотворцу, ко- любіе, возбудить къ себф ненависть ненаторый на этотъ разъ проходиль мимо оконика вистнаго, злобу злого?... «Но какая же изъ «человѣка съ умомъ на три страницы»?... всего этого польза?» А общественный вкусъ

нихъ правт., кто виноватъ? Говоря собствен- Вотъ вамъ объяснение, почему въ нашей но, они оба совершенно правы: суждение литературу бездна самыхъ огромныхъ автотого и пругого основано на чувстве, и ни- ритетовъ. И хорошо еще, если человекть-то какая эстетика, никакая критика не можеть раздающій поэтическіе вънки, точно съ быть посредницей въ этомъ дъль. Да! тон- умомъ хоть на три страницы: тутъ нътъ кое поэтическое чувство, глубокая пріемли- еще большого зла, потому что онъ можеть, мость впечативній изящнаго-воть что дол- одумавшись или разсердившись на свое нежно составлять нервое условіе способности благодарное созданіе, уничтожить его такъ же къ критицизму, вотъ посредствомъ чего съ легко, какъ онъ его и создалъ, чему у насъ перваго взгляда можно отличать поддёльное и бывали примёры. Это даже можеть быть вдохновение отъ истиннаго, риторическия вы- и забавно, если слѣлано умно и довко. Но чуры отъ выраженія чувства, галантерейную вотъ эти добрые и «безнавѣтные» критики. работу формъ отъ дыханія эстетической которые въ сердечной простоть своей, не жизни, и только воть при чемъ сильный умъ, шутя, принимають русскій горохъ за эдлинобширная ученость, высокая образованность скіе цвіты, сіверный чертополохъ и крапиимжють свой смысль и свою важность. Въ ву за райскіе крины, они-то истинно и противномъ случат, изучите вст языки зем- вредны. Души добрыя и честныя, пріобратя ного шара, отъ китайскаго до самотдекаго, когда-то и какъ-то какое-нибудь вліяніе на пзучите встлитературы, отъ санскритской до общественное митне. — они добродушно обчухонской, -- вы все будете матить не впо-манывають самихъ себя и невинно вводять

лостивые государи! если вамъ понятно чув-У насъ еще и теперь тайна искусства ство любви къ истинъ, чувство уваженія къ

другихъ: но, во-нервыхъ вещи познаются ства, фантазіи, а следовательно и поэзіи. по сравнению, и дъла другихъ заставляють (казавии, надо доказать, и я не вижу для иногла человъка приниматься самому за эти этого никакого другого средства, кромъ анапъла: во вторыхъ, если каждый изъ насъ диза и сравнения. будетъ говорить: «да мое ли это дело, да где Кажется, въ наше время никто не доджень мнь, да куда мнь, да что я за выскочка!» сомньваться въ томъ, что въ истинно-хузото никто пичего не будеть ділать. Гадокъ жественномъ произведеніи не можеть быть наглый самохваль; но не менфе гадокъ и погрышностей и недостатковъ, какъ думаютъ человъкъ безъ всякаго сознанія какой-ни- школяры и люди посредственные. Что собудь силы, какого-вибудь достоинства. Я тер- здано фантазіей, а не холоднымъ умомъ, то пъть не могу ни Скалозубовъ, ни Мелчали- всегда истинно, върно и прекрасно; погръщ-

турный міръ, наши литературныя отношенія, чувства, по источникамъ изобратенія. Въ и потому почти каждая новая книга возбу- романф, въ драмф, словомъ, - во всякомъ боль. ждаеть во мив такія думы п ведеть къ та- шомъ сочиненій недостатки едва ли избъжкимъ размышленіямъ, какія она не во всехъ ны, потому что поэту надо вметь слищкомъ возбуждаеть, и воть почему у меня вступле- гигантскую фантазію, чтобь не допустить ніе или мысли й ргороз почти всегда соста- никакого вліянія со стороны ума, разсчета, вляють главную и самую большую часть труда. Но лирическое сочинение есть илодъ моихъ рецензій. Къ числу такихъ книгъ мгновенной вспышки фантазіи, мгновенное принадлежать стихотворенія Бенедиктова; пзліяніе чувства, следовательно въ немъ они возбудили въ моей душф множество эле- всякое неестественное или вычурное вырагій, до которыхъ я большой охотникъ; но женіе, всякій прозаическій стихъ обличаетъ обстоятельства, сопревождавшія ея появле- недостатокъ фантазіп. Я никакъ не ум'єю ніе, и безотчетные крики, встрітившіе ее, понять, что за поэть тоть, у кого недостатолько одни заставили меня взяться за перо. нетъ фантазіп на 20 пли на 40 стиховъ, кто Правда, стихотворенія Бенедиктова не при- со стихами вдохновенными мізнаеть стихи надлежать къ числу этихъ дюжинныхъ и без- деланные. Какъ въ романе или драме недарныхъ произведеній, которыми теперь осо- выдержанность характеровъ, неестественбенно наводняется наша литература; напро- ность положений, неправдоподобность событивъ, въ этой печальной пустотъ ови обра- тій обличають работу, а не творчество, такъ щають на себя невольное внимание и, съ въ лиризм'в неправильный языкъ, яркал перваго взгляда, легко могутъ показаться фигура, цвътистая фраза, неточность вырачёмъ-то совершенно выходящимъ изъ круга женія, изысканность слога обличають ту же обыкновенныхъ явленій. Но это-то самое и самую работу. Простота языка не можетъ заставляеть рецензента, отложивь въ сторо- служить исключительнымъ и необманчивымъ ну пошлыя оговорки и околичности, прямо признакомъ поэзін; но изысканность выраи разко высказать о нихъ свое мнаніе. Это женія всегда можеть служить варнымъ прибудетъ не критика, а отзывъ, простое мнвніе знакомъ отсутствія поэзіи. Стихъ, перелоили, какъ говорять, рецензія, потому что женный въ прозу и обращающійся отъ этой тутъ критикъ нечего дълать. Дъло коротко, операціи въ натяжку, такъ же какъ и темпросто и ясно, а вопросъ болже о разныхъ ныя, затейливыя мысли, разложенныя на обстоятельствахь, касающихся діла, нежели чистыя понятія и теряющія оть этого всякій о самомъ дель.

обращають на себя невольное внимание; при-теперы насколько фразъ изъ большей части бавлю, что это происходить не столько отъ стихотвореній Бенедиктова, обращенныхъ ихъ независимато достоинства, сколько отъ мною въ прозапческія выраженія, со всей различныхъ отношеній. Въ самомъ дёлё, добросовёстностью, безъ малейшаго искажемного ли надо таланта, чтобы обратить на нія, и сділаю вамъ нізсколько вопросовъ, себя вниманіе стихами въ наше прозанче- поставивъ судьею въ этомъ дёлъ вашъ собское время? Кром'в того стихотворенія Бе- ственный здравый смысль.

къ изящному, а здравыя понятія объ искус- недиктова обнаруживають въ немь человѣка ствь? «Но увърены ли вы, что ваше дъло со вкусомъ, - человека, который умбеть всему ваправлять общественный вкусь къ изящ- придать колорить поэзіи; иногда обнаружиному и распространять здравыя понятія объ вають превосходнаго версификатора, удачискусствъ; убърены ли вы, что ваши поня- наго описатели; но вмъстъ съ тъмъ въ нихъ тія здравы, вкусъ въренъ?» Такъ, и знаю, видна эта дътскость силы, эта безпрестанная что тоть быль бы смышонь и жалокь, кто невыдержанность мысли, стиха, самаго языбы сталь увёрять въ своемъ превосходстве ка, которыя обнаруживають отсутствие чув-

ности же тамъ, где фантазія уступаеть свое Я слишкомъ хорошо знаю нашъ литера- мъсто уму, и умъ работаетъ безъ участія смыслъ, обличаетъ одну риторическую шумиху, Я сказаль, что стихотворенія Бенедиктова наборь общихь месть. Я представлю вамь

красные дни, когда сверкали одни веселья; небесныя ввізды очами судей взирали на землю съ лазурнаго свода (??), милал дикость равняла людей (?!)! — Любовь пе гипздилась въ ущельяхъ сердень, но, пов юду раскрытая и сверкая вспыв въ очи (??), надъвала на міръ всеобщій вънецъ. -Дъва, у которой уста кокетствують улыбкою, изобличается гибкій стань, и все, что дано прихотямь, то украшено ръзцемь любви (??!!).—Ребенокъ (на пожаръ) простираетъ свои рученки къ жаламъ неистовыхъ огненныхъ змъй (т. е. къ огню).-- Передъ завистливою толпою я вносиль твой стань, на огненной ладони, въ вихръ круженія (т. е. вальсироваль съ тобою).-Струи времени возрастили можь забвенія на развалинахь любви (!!..). Въ твоемъ гибкомъ, энирномъ станъ я утопляль горящую ладонь.—За жизненнымъ концемь (?!) есть лучшій мірь, тамь я обручусь съ тобою кольномъ вычности. Пюбовь предомлялась, блестела цветными огнями сердечнаго неба. - Чудная дева магнитными предестями влекла къ себъ желизныя сердца. - Къ кому приникнуть головою, гдв ра топить свинець несчастія? - Фантазія вдуваеть разсудку свой сладкій дымь. Море опоясалось мечемъ молній. — Солнце вонзило въ дождевыя капли пламя своего луча. -Въ черныхъ глазахъ Адели могила безстрастія и колыбель блаженства.—Искра души прихотливо подлетела къ паре черченькихъ глазъ и умильно посмотрала въ окна своей храмины.-Матильда, сидя на жеребцъ (!!), гордится красивымъ и плотнымъ успетомъ, а жеребецъ подъ дъвою топчется, храпитъ и пляшетъ.-Грудь станеть свинцовымъ гробомъ, и въ немъ ляжеть прахъ моей любви. - Конь понесетъ меня вдаль на молніях в отчаяннаго быга. - Любовь есть капля меду на остромъ жалѣ красоты. - Ея тихая мысль, зръя въ свътломъ разумъ, разгоралася искрою, а потомъ, оперенная словомъ, вылетъла изъ ея устъ плънительнымъ голубемъ. На первомъ жизни пиръ возникалъ посъвъ гръха. -Да не падеть на пламя красоты морозный парь безетрастнаго дыханья. - Могучею рукою вонвить сталь правды въ шинучее (?) сердце порока.-Его рука перевила лукавою змѣею станъ молодой дъвы, вползла на грудь и на груди уснула.»

фразъ на какихъ-нибудь ста шести страни- и проч. цахъ, или пятидесяти трехъ листкахъ!... Въ четырехъ частяхъ мелкихъ стихотвореній здраваго смысла никогда не могутъ быть Пушкина, хорошихъ и дурныхъ, и въ трехъ ошибками вдохновенія: это ошибки ума, и частяхъ поэмъ заключается около двухъ только въ одной персидской поэзіи могутъ тысячь страниць: найдите же мнв хоть пять онв составлять красоту. такихъ выраженій \*), и я позводю печатно назвать себя клеветникомъ, ругателемъ, че- ніяхъ Бенедиктова владычествуетъ мысль: ловъкомъ, ничего не смыслящимъ въ дълъ мы этого не видимъ. Бенедиктовъ воспъваискусства! Но я дурно и, можеть быть, не- еть все, что воспевають молодые люди,добросовъстно поступилъ, указавъ на Пуш- красавицъ, горе и радости жизни; гдъ же кина: прошу извиненія у великаго поэта и онъ хочеть выразить мысль, то или бываеть у публики. Возьмите Жуковскаго, возьмите слишкомъ теменъ, или становится холоддаже Козлова, Языкова, Туманскаго, Бара- нымъ риторомъ. Вотъ примъръ: тынскаго, найдите у всёхъ нихъ хоть поло-

«Юнеша сорваль розу и украсиль этою пла- винное число такихъ вычурь—и я сознаюсь менное экспион чело дъвы. — Вы были ли, пре- побружденными. Вы скажется пото не достава побъжденнымъ. Вы скажете: «это не доказательство, это обнаруживаеть только не выработанный таланть, не укрыпившееся перо, словомъ, литературную неопытность». Хорошо. Но вы, милостивые государи, какъ понимаете искусство? Неужели ему можно выучиться, пользуясь безпристрастными и благоразумными замьчаніями опытныхъ писателей? Талантъ можетъ зрѣть не отъ навыка, не отъ выучки, но отъ опыта жизни: а лъта и опытъ жизни могутъ возвысить взглядъ поэта на жизнь и природу, могуть сосредоточить его энергію и пламень чувства, но не усилить ихъ, могутъ придать глубину его мысли, но не сделать ея живее и тревожнее. А когда, какъ не въ первой мододости художника, чувство его бываетъ живъе и пламеннъе, фантазія игривъе и радужнье? А гдь, какъ не въ первыхъ произведеніяхъ поэта, кипить и горить и колышется бурной волной его свѣжее чувство? Слѣдовательно, какія же, какъ не первыя его произведенія, болье върны, истинны, не натянуты, живы, вдохновенны, чужды вычуръ и гримасъ риторическихъ?... Помните ли вы юнаго поэта Веневитинова? Посмотрите, какая у него точность и простота въ выраженіи, какъ у него всякое слово на своемъ мѣстѣ, каждая риема свободна и каждый стихъ рождаетъ другой безъ принужденія? Развѣ онъ обдумывалъ или обделывалъ свои поэтическія думы? То ли мы видимъ у Бенедиктова? Посмотрите, какъ неудачны его нововведенія, его изобратенія, какъ неточны его слова! Человъкъ у него витаетъ въ рощахъ; волны грудей у него превращаются въ грудныя волны; камень лопаеть (вм. лопается); преклоняется къ заплечью красавицы, сидящей въ креслахъ; степь безпредметна; стоитъ Что это такое? неужели поэзія, неужели безглаголенъ; сердце пляшетъ; солнце сентявдохновеніе, юное, кипучее, тревожное, пла- бревое; валы лижуть няты утеса; пирная менное, полное глубины мысли?... И столько роскошь и веселіе; прелестная сердцегубка

Такія фразы и ошибки противъ языка и

Где-то было сказано, что въ стихотворе-

Отовсюду объятый равниною моря, Утесъ гордо высится, - мраченъ, суровъ, Незыблемъ стоить опъ, въ могуществъ споря Съ прибоями волнъ и съ напоромъ въковъ.

<sup>\*)</sup> Боюсь только четвертой части, которой еще не видаль и за которую поэгому не отвѣчаю.

Валы только лижуть могичаго пяты: Отъ времени только бразлы влоль чела: Мохъ сърый ползеть на шпрокіе скаты, -Сфиая вершина престоль для орла. Какъ въ плашъ, исполннъ весь во мглу завер-

Поникъ, будто въ думахъ, косматой главой: Безстрашно надъ моремъ всъмъ станомъ нагнулся И грозно повиснуль надъ бездной морской; Вы ждете —падетъ опъ, — не ждите паденья!. . Наклонно (?) онъ всталь, что бы сверху взирать На слабыя волны съ усмъшкой прегрънья И смертнаго взоры отвагой пугать!... и т. д

тутъ не выдержана метафора: сперва утесъ колоритъ поэзій самымъ прозаическимъ вы является покрытымъ только мхомъ, а потомъ раженіямъ съ семнадцатаго стиха до двауже косматымъ, т. е. покрытымъ кустарни- дцать пятаго. Было время, когда полобныя комъ и даже деревьями; во-вторыхъ, это не натяжки принимались за поэзію; но теперьпоэтическое возсоздание природы, а наборъ извините! громкихъ фразъ; это не солнце, которое освъщаеть и вмъсть согръваеть, а воздушный не нахожу ея у Бенедиктова. Что такое метеоръ, забавляющій челов'єка своимъ лож- мысль въ поэзіи! Для удовлетворительнаго нымъ блескомъ, но не согръвающій его. отвъта на этотъ вопросъ должно рышить Очень понятно, что авторъ хотель выразить сперва, что такое чувство. Чувство, какъ злѣсь идею величія въ могуществъ; но здѣсь самое этимологическое значеніе этого слова илея не сливается съ формой: ея не чув- показываетъ, есть принадлежность нашего ствуешь, но только догадываешься о ней. огранизма, нашей плоти, нашей крови. Чув-Мицкевичь, одинъ изъ величайшихъ міро- ство и чувственность разнятся между собой выхъ поэтовъ, хорошо понималъ это велико- темъ, что последняя есть телесное ощущение, лъпіе и гиперболизмъ описаній и потому произведенное въ организмъ какимъ-нибудь въ своихъ «Крымскихъ Сонетахъ» очень матеріальнымъпредметомъ; а первое есть тоже благоразумно прикидывался правовърнымъ тълесное ощущение, но только произведенмусульманиномъ; п въ самомъ дълъ, это ги- ное мыслью. И вотъ отчего человъкъ, заперболическое выражение удивления къ Че- нимающийся какими-нибудь вычислениями тырдаху кажется очень естественнымъ въ или сухими мыслями, подноситъ руку ко устахъ поклонника Магомета, сына Вос- лбу, и вотъ почему человъкъ потрясенный, тока. Вообще громкія, великольшныя фразы взволнованный чувствомъ, подносить руку еще не поэзія. При всемъ моемъ энтузіасти- къ груди или сердцу, ибо въ этой груди у ческомъ удивленіи къ Пушкину мнв ни что него замираетъ дыханіе, ябо эта грудь у не помъшаетъ видъть фразы, если онъ есть, него сжимается или расширяется, и въ ней даже и въ такихъ его стихотвореніяхъ, діздается или тепло, или холодно, ибо это въ которыхъ есть и истинная поэзія, и я сердце у него и млеть, и трепещеть, и повъ первой половина его «Андрея Шенье» рывисто бъется; и вотъ почему онъ отстудо того мъста, гдъ поэтъ представляеть паеть и дрожить и поднимаеть руки, ибо Шенье говорящимъ, вижу фразы и декла- по всему его организму, отъ головы до ногъ, мацію... Вотъ напримеръ, найдите мне сти- проходить огненный холодъ и волосы стахотвореніе, въ которомъ бы твердость и новятся дыбомъ. И такъ, очень понятно, что упругость языка, великольніе и картинность сочиненіе можеть быть съ мыслью, но безъ выраженій, были доведены до большаго со-чувства! и въ такомъ случай есть ли въ вершенства, какъ въ стихотвореніи:

Видалъ ли очи львицы гладной, Когда идетъ она на брань, Или съ весельемъ ноготь хладный Вонзаетъ въ трепетную лань? Ты зрёль гіену съ лютымь зевомъ, Когда грызеть она затворь! Какъ раскаленъ упорнымъ гифвомъ Ея окровавленный взоръ! Тебъ случалось въ мракъ ночи, Во весь опоръ пустивъ коня, Внезанно волчьи встрътить очи, Какъ два недвижные огня!... и т. д.

это поэзія, а не стихотворная игрушка, не- красно, полно и вфрно передано на русскій Соч. Бълинскаго. Т. І.

ужели эти выраженія вылились въ влохновенную минуту изъ души взволнованной. потрясенной, а не прибраны и не придуманы, въ напряженномъ и неестественномъ состояніи духа; неужели это безсознательное изліяніе чувства, а не наборъ фразъ, написанныхъ на тему, заданную умомъ?... И вглядитесь пристальнее въ этотъ фальшивый блескъ поэзіи: что вы найдете въ немъ? Одно уминье, навыкъ, литературную опытность и вкусъ. Посмотрите, какъ ис-Скажите, что туть хорошаго? Во-первыхъ, кусно стихотворецъ умълъ придать ложный

Обращаюсь къ мысли. Я решительно нигде немъ поэзія! И наоборотъ, очень понятно, что сочинение, въ которомъ есть чувство, не можеть быть безъ мысли. И естественно, что чёмь глубже чувство, темь глубже и мысль, и наоборотъ. «Вселенная безконечна», говорю я вамъ; эта мысль велика и высока, но въ этихъ словахъ еще не заключается художественнаго произведенія и не будеть его, еслибы я распространиль эту мысль хоть на десяти страницахъ. Но «Die Grösse der Welt», это стихотвореніе Шиллера, въ которомъ облечена въ поэтическую форму И между тъмъ, спрашиваю васъ, неужели эта же самая мысль, и которое такъ прелизацін, ни въ таборахъ кочующихъ дътей прельстить или ужаснуть васъ ею. Картины вольности. Я не говорю о другихъ его про- Кавказа и таврическихъ ночей у Иушкина этомъ создании великомъ и безсмертномъ, гдв ихъ своимъ чувствомъ, потому что онъ ричто стихъ, то чувство.

языкъ Шевыревымъ, дышеть гдубокой поэ- прекрасныя формы, которымъ недостаетъ зіей, и въ немъ мысль уничтожается въ души. Въ старину (которая впрочемъ очень чувствь, а чувство уничтожается въ мысли; недавно кончилась) все питали теплую въру изъ этого взаимнаго уппчтоженія рождается въ описательную поэзію, а старов'єры, всегда высокая художественность. А отчего? Оттого, верные старопечатнымы книгамы и старочто эта мысль, родившись въ головѣ поэта, давнямъ преданіямъ, и теперь еще придала, такъ сказать, толчокъ его организму, знаютъ существование описательной поэзии, взволновала и зажгла его кровь и зашеве- Объ этомъ спорить нечего-вопросъ лавно лилась въ груди. Таковъ «Демонъ» Пушки- решенный! Описательной поэзіи неть и на это стихотвореніе, въ которомъ такъ не- быть не можетъ, какъ отпельнаго вида, въ изм'вримо глубоко выражена илея сомнения, которомъ бы проявлялось изящное: но опирано или поздно бывающаго удёломъ вся- сательная поэзія можеть быть вездё въ чакаго чувствующаго и мыслящаго существа; стяхъ и подробностяхъ. Описаніе красотъ такова же его дивная «Спена изъ Фауста», природы создается, а не списывается; поэтъ выражающая почти ту же идею: таковъ его изъ души своей воспроизводить картину «Бахчисарайскій Фонтанъ», гді, въ лиці природы или возсоздаеть видінную имь; Гирея, выражена мысль, что чемь шире и въ томъ и другомъ случае эта красота выглубже душа человька, тымь менье способень водится изъ души поэта. потому что каронъ удовдетворить себя чувственными на- тины природы не могуть имъть красоты слажденіями; таковы его «Цыгане», гдѣ вы- абсолютной; эта красота скрывается въ душъ, ражена идея, что, пока человъкъ не убъетъ творящей или созерцающей ихъ. Поэтъ одусвоего эгоизма, своихъ личныхъ страстей, Шевляетъ картину своимъ чувствомъ, своей до тъхъ поръ онъ не найдеть для себя на мыслью; надобно, чтобы онъ или любовался земль истинной свободы ни посреди циви- ею, или ужасался ея, если онъ хочеть изведеніяхъ, я не говорю о его «Онфгинф», пленительны, потому что опъ одушевиль что стихъ, то мысль, потому что въ немъ соваль ихъ съ темъ упоеніемъ, съ которымъ юноша описываетъ красоту своей любезной. Воть вамь мысль въ поэзін! Это не раз- Можеть быть, увидя Кавказь и слича дейсужденіе, не описаніе, не силлогизмъ - это ствительность съ поэтическимъ представлевосторгъ, радость, грусть, тоска, отчаяніе, ніемъ, вы не найдете никакого сходства: вопль! Но мое любимое правило: веши по- это очень естественно-все зависить отъ знаются всего дучше чрезъ сравнение; и такъ, расположения нашего духа, потому что жизнь возьмите стихотворение Жуковскаго «Рус- и красота природы таятся въ сокровищниская Слава» и стихотвореніе Пушкина ц'ї души нашей; природа отражается въ «Клеветникамъ Россіи»—сравните ихъ, и ней, какъ въ зеркаль: тускло зеркало тогда вы вполн'в ноймете, что такое мысль тусклы и картины природы, світло зеркавъ поэзіи и что такое въ ней чувство и что ло-свѣтлы и картины природы. Я, право, одно безъ другого быть не можетъ, если не вижу почти никакого достоинства въ опитолько данное сочинение художественно. Те- сательныхъ картинахъ Бенедиктова, потому перь укажите мнь хоть на одно стихотво- что вижу въ нихъ одно усиліе воображенія, реніе Бенедиктова, которое бы заключало а не внутреннюю полноту жизни, все оживъ себъ мысль въ изложенномъ значеніи, въ вляющей собою. Въ стихотвореніяхъ Бенекоторомъ бы эта мысль томила душу, тъс- диктова все не досказано, все не полно, все нила грудь; въ которомъ быль бы хотя одинъ поверхностно, и эте не потому, чтобы его сильный, энергическій стихъ, невольно за- таланть еще не созрѣлъ, но потому, что онъ, падающій въ память и никогда не оста- очень хорошо понимая и чувствуя поэзію вляющій ея! «Полярная Звізда» по красоті воспіваемых і имъ предметовъ, не имість стиховъ – чудо: этому стихотворенію можно этой силы фантазіи, посредствомъ которой противопоставить только «Ганимеда» Теп- всякое чувство высказывается полно и върлякова; но оно сбивается на описаніе, и я но. У него нельзя отнять таланта стихоне вижу въ немъ никакой мысли, а это, не творческаго; но онъ не поэтъ. Читая его забудьте, единственное, по стихамъ, стихо- стихотворенія, очень ясно видишь, какъ они твореніе Бенедиктова. Кстати объ описані- деланы. Если Бенедиктовъ будеть продоляхъ: описаніе - вотъ основный элементъ сти- жать свои занятія по стихотворной части, хотвореній Бенедиктова; воть гдь старается то онь со временемь выпишется, овладьеть онь особенно выказать свой таланть и, въ поэзіей выраженія, выработаеть свой стихь, отношеній къ вившией отделків, къ прелести не будеть ділать этихъ дітскихъ промастиха, ему это часто удается. Но это все ховъ, на которые я указалъ выше; словомъ,

булеть писать такъ же хорошо, какъ Три- безвкусіемь или нельпостью: накоторыя даже лучный. Шевыревъ. М. Лмитріевъ, но едва булуть пріятны для читателя, какъ апельли когда-нибудь будеть онъ поэтомъ. Пер- синъ въ льтній день или чашка кофе послу. вые стихи поэта похожи на первую дюбовь: объда. Зато есть (хотя и очень немного) и они живы, пламенны, естественны, чужды такія, которыхь бы рішительно не слідоизысканности, вычурности, натяжекъ; но та- вало печатать, Таково «Нафалница»: мы не ковы ли первые стихи Бенедиктова? Дай выписываемъ его, нотому что наша ифль до-Богъ, чтобы мое предсказание оказалось лож- казать истину, а не повредить автору. У нымъ и нелапымъ, чтобы мон основанія, ко- кого есть въ душа хоть искра эстетическаго торыми я руководствовался въ моемъ суж- вкуса, а въ головъ-хоть капля здраваго леніи, были опровергнуты фактомъ; мев было смысла, тотъ верно согласится съ нами. бы очень пріятно обмануться таким'ь обра- Мы не требуемъ отъ поэта нравственности: зомъ! Но до техъ поръ, пока это не соу- но мы вправа требовать отъ него граціи вт. дется, я останусь твердь въ своемъ мижній, самыхъ его шалостяхь; и подъ этимъ услокоторое не есть следстве личности или ка- віемъ мы ни одного стихотворенія Языкова кихъ-нибуль разсчетовъ, но следствіе любви не почитаемъ безнравственнымъ п полъ къ истинъ. Въ заключение скажу, что какъ этимъ же условиемъ мы почитаемъ упомяне естественно обмануться стихами Бене- нутое стихотворение Бенедиктова очень недиктова, но изданная имъ книжка въ наше благопристойнымъ, и сверхъ того видимъ прозаическое время многими можеть быть въ немъ рашительное отсутствие всякаго принята за поэзію. Словомъ, если Бенедик- вкуса. То же можно сказать и обо многихъ товъ не оставить своихъ стихотворныхъ за- мъстахъ нъкоторыхъ другихъ его стихотвонятій, онъ скоро пріобр'ятеть себ'я большой реній. Мы очень рады, что этоть факть моавторитеть; его стихи будуть приниматься жеть служить подтвержденіемь истины, всёми съ радостью во всвую журналахъ, во мно- признанной, что только одинъ истинный тагихъ будутъ расхваливаться по крайней лантъ можеть быть нравственнымъ въ свомъръ года два: а что будетъ послъ?... То ихъ произведеніяхъ. Въ поэтическихъ шаже, что стало теперь съ стихотворцами, ко- лостяхъ грація-великое дівло, потому что торыхъ такъ много было въ прошломъ де- безъ нея эти шалости могутъ показаться сятильтіи, и изъ которыхъ многіе обладали отвратительными: а эта грапія есть утьль талантомъ повыше Бенедиктова... Увы! что одного вдохновенія, Мы сказади, что н'вкодълать? Ръка времени все уносить, все торыя стихотворенія Бенедиктова оченьмилы. истребляеть, и немного, очень немного всплы- какъ поэтпческія игрушки: такими почитаваеть на ея сокрушительных воднахь!... емъ мы: «Къ Полярной Звёздь», «Озеро».

ствіемъ можно прочесть отъ нечего ділать; которое можетъ служить лучшимъ доказаони не дадуть душь поэтическаго наслажде- тельствомь нашего мнын вообще о стихонія, но и не оскорбять, не возмутять его твореніяхъ Бенедиктова.

Многія изъ стихотвореній Бенедиктова «Прощаніе съ саблею», «Оредлана», «Неочень милы, какъ весьма справедино замъ- забвенная», «Къ H – му»; но особенно намъ чено въ одномъ журналь. Ихъ съ удоволь- понравилось «Два Виденія», —стихотвореніе,

### СТИХОТВОРЕНІЯ КОЛЬЦОВА.

(Москва. 1835.)

роды; у другихъ она зависитъ сколько отъ черты, отчерченной имъ судьбой, и подъ обприроды, столько и отъ вичинихъ обстоя- щими вичиними формами, свойственными тельствъ. Есть художники, произведеніямъ ихъ веку и ихъ народу, проявляють пдеи. которыхъ обстоятельства ихъ жизни могутъ общія всемъ векамъ и всемъ народамъ. Шексообщить тотъ или другой характеръ, но на спиръ п при дворѣ Людовика XIV остался бы

Даръ творчества дается не многимъ избран- никакого вліянія: это художники-геніи. Отлинымъ любимцамъ природы, п дается имъ не чительный признакъ ихъ геніальности совъ равной степени. У однихъ степень его стоитъ въ томъ, что они властвуютъ обстоясилы зависить рышительно отъ одной при- тельствами и всегда сидять глубже и дальше творческій таланть которыхь они не им'єють Шекспиромь; его генія не задушиль бы заразительный возлухъ двора этого блистатель- алтаря. Пусть одинь будеть ближе, другой наго, но отнюдь не великаго, короля Франціи; дальше къ алтарю —воздадимъ каждому поего геніадьнаго взгляда на жизнь - этой при- чтеніе наше по м'єсту, занимаемому имъ, ролной философіи-не убило бы мишурное но уважимъ всякаго, кому дано свыше выведичіе золотого вѣка французской словесно- сокое право служенія алтарю... сти: его могущественныхъ порывовъ не оковали бы сходастическія понятія объизящномъ, званію есть всегла предметь, достойный вни Но Расинъ и при дворъ Елизаветы былъ бы манія нашего, на какой бы ступени хуложепридворнымъ поэтомъ, перелагалъ бы двор- ственнаго совершенства ни стоялъ онъ, какъ скія сплетни въ трагедіи и писаль бы по той бы ни было невелико его творческое даромъркъ, которую давали бы ему люди, обще- ваніе. Если онъ точно художникъ, если точно ственное межніе, приличіе или вкусъ коро- природа помазала его при рожденіи на слулевы и дордовъ. Творенія геніевъ вічны, какъ женіе искусства, если онъ только не дерзкій природа, потому что основаны на законахъ самозванецъ, непосвященно и самовольно творчества, которые въчны и незыблемы, какъ присвоившій себъ право служенія божеству. законы природы, и которыхъ кодексъ скрытъ то, говорю я, не пройдемъ мимо его съ ховъ глубинъ творческой души, а не на прехо- лоднымъ невниманіемъ, но остановимся педящихъ и условныхъ понятіяхъ объ искус- редъ нимъ и посмотримъ на него испытуюства того или другого народа, той или другой шимъ взоромъ: можетъ быть на его чела подэнохи; потому что въ нихъ проявляется ве- глядимъ мы печать высокой думы, которая ликая идея человька и человьчества, всегда не для всьхъ замьтна; можеть быть въ его понятная, всегда доступная нашему человь- очахъ мы уловимъ этотъ лучъ вдохновенія, ческому чувству, а не идеи двора или обще- который всегда бываетъ гостемъ небеснымъ: ства въ то или другое время, у того или дру- можетъ быть его уста выскажуть намъ какуюгого народа. Геній есть торжественнъйшее и нибудь святую тайну, взволнують нашу грудь могущественнъйшее проявление сознающей какимъ-нибудь сладкимъ, хотя и тихимъ чувсебя природы, и потому есть явленіе рѣдкое: ствомъ... немногіе въка озарялись этими роскошными солнцами, у немногихъ сіяло на небосклонь съ такой точки зрвнія смотримъ мы на тапо нъскольку этихъ солицевъ... Но ежели вся данть его; онъ владъеть тадантомъ не больцию создания есть не что иное, какъ восхо- шимъ, но истиннымъ, даромъ творчества не дящая лъстница сознанія безсмертнаго и въч- глубокимъ и не сильнымъ, но не поддъльнымъ наго духа, живущаго въ природѣ, то и слу- и не натянутымъ, а это, согласитесь, не сожители искусства представляють собой туже всёмь обыкновенно, не весьма часто слусамую лъстницу, которая восходить или нис- чается. Поспъщимъ же встрътить новаго поэта ходить, смотря по тому, съ начала или съ съ живымъ сочувствіемъ, съ прив'ятомъ и конца будете вы обозрѣвать ее, Безконечная лаской... и всегда неразрывная цёль! Есть художники. которыхъ вы не рашитесь почтить высокимъ симъ отъ внашнихъ обстоятельствъ, что эти именемъ геніевъ, но которыхъ вы поколебле- обстоятельства даютъ тотъ или другой характесь отнести къ талантамъ; которые какъ бы теръ его созданіямъ, но не возвышають и не начинають собой нисходящую ступень лест- ослабляють силы его фантазіи. Не таковы вицы и какъ бы принадлежатъ къ этому обыкновенные таланты: ихъ нельзя разсмадивному покольнію духовь, которыми пла- тривать вні обстоятельствь ихъ жизни, поменное воображение младенчествующихъ на- тому что этими обстоятельствами объясняется родовъ населило и лъса, и горы, и воды, и иногда и ихъ чрезвычайный усивхъ, и ихъ воздухъ, п которыхъ назвало сильфами и паденіе; этими обстоятельствами опредізпери, и поставило ихъ на чертъ между выс- ляется, что они могли бы сдълать и почему шими небесными духами и человъкомъ. На- они сдълали столько, а не столько, такъ, а не конецъ есть еще эти художники, ознамено- этакъ. и следовательно определяется важванные большей или меньшей степенью та- ность и степень ихъ таланта. Чтобы написать ланта творческаго, эти люди, на которыхъ въ наше время нѣсколько строфъ, не устунебо взираеть, какъ на любимыхъ, хотя и нающихъ въ звучности и великоленіи некозанимающихъ свое мъсто послъ духовъ без- торымъ строфамъ Ломоносова, нужно одно плотныхъ, чадъ своихъ. Хвала и поклоненіе умѣніе и навыкъ, а въ то время, въ которое наше генію, хвала и удивленіе высокому та- жилъ Ломоносовъ, для этого нуженъ былъ ланту! Но не откажемъ же хотя во вниманін таланть. И разв'є самъ Шекспиръ не станои этому меньшему и юнтишему сыну неба! вится выше въ нашихъглазахъ оттого самаго, Не равно лучезарны лучи, сіяющіе на ихъ что онъ жилъ въ XVI, а не въ XIX вѣкѣ? главахъ, но всѣ онп-дѣти одного и того же Представьте себѣ Державина, поэта вѣка пеба, вст они-служители одного п того же Екатерины II, поэтомъ втка Петра Великаго:

Я хочу сказать, что художникъ по при-

Такимъ поэтомъ почитаемъ мы Кольцова;

Я сказаль, что геній-художникь незави-

развѣ ваше удивленіе къ нему не удвоится? близкое отношеніе къ жизни и впечатлѣніямъ Й развъ самъ Ломоносовъ не геній уже по автора, и потому дышатъ простотой и наиводному тому, что онъ быль ходмогорскимь ностью выраженія, искренностью чувства, не рыбакомъ? Развъ Слъпушкинъ и другіе, со- всегда глубокаго, но всегда върнаго, не всегда вершенно не будучи поэтами, не обратили пламеннаго, но всегда теплаго и живого. Но они принадлежали къ низшему классу обще- впечатленія, которыхъ плодомъ они были. поэтовъ-самоучекъ, съ той только разницей, душіе, но вм'єсть съ тымь и возвышенность,

сломъ прасодъ. Окончивъ свое образование отчетливостью, ясностью и съ простодушиемъ приходскимъ училищемъ, т. е. выучивъ бук- младенческаго ума. Въ «Пѣснѣ Старика», варь и четыре правила ариеметики, онъ на- «Удальцё», «Совете Старца» дышеть этотъ чаль помогать честному и пожилому отцу разгуль юнаго чувства, которое просится насвоему въ небодьшихъ торговыхъ оборотахъ ружу, выражается хорошо и раздольно, и кои трудиться на пользу семейства. Чтеніе торое составляеть основу русскаго характера, Пушкина и Дельвига въ первый разъ открыло когда онъ, какъ говорится, расходится. Въ ему тотъ міръ, о которомъ томплась душа «Пирунік русскихъ поселянь», «Размышлеего, оно вызвало звуки, въ ней заключенные, ніи Поселянина» и «Пісні Пахаря» выра-Между тымь доманныя дыла его шли своимь жается поэзія жизни нашихы простолюдиновь. чередомъ: проза жизни смѣняла поэтическіе Вотъ этакую народность мы высоко цѣнимъ: сны: онъ не могь вполн'в предаться ни чтенію, у Кольцова она благородна, не оскорбляеть ни фантазіи. Одно удовлетворенное чувство чувства ни цинизмомъ, ни грубостью, и въ долга награждало его и давало ему силу пе- то же время она у него неподдъльна, не насказывала свое горе въ степяхъ, у огней,

Подъ пъснь родную чумака (стр. 20).

ланта, уже созрѣвшаго, уже воспитавшаго прелестно. свои силы, лежали бременемъ на этой неимъ внашнее бытіе.

и изъ напечатанныхъ равнаго достоинства; или, лучше сказать, въ дурное время. но вск онп любопытны, какъ факты его жизни. условно прекрасны. Почти всв они имъють выдаются за поэзію... Грустная мысль! не-

на себя общаго вниманія потому только, что при всемъ этомъ они разнообразны, какъ ства и самимъ себъ были обязаны тъмъ обра- Въ «Великой Тайнъ» читатель найдеть улизованіемъ, которое какъ они сами, такъ и вительную глубину мысли, соединенную съ публика приняла за даръ творчества?.. Коль- удивительной простотой и благородствомъ повъ тоже принадлежить къ числу этихъ выраженія, какое-то младенчество и просточто онъ владъетъ истиннымъ талантомъ. и ясность взгляда. Это дума Шиллера, пере-Кольцовъ - воронежскій м'ящанинъ, реме- данная русскимъ простолюдиномъ, съ русской реносить труды, чуждые его призванію. Мо- тянута и истивна. Простота выраженія и каржеть быть и еще другое чувство охраняло тинъ, предесть того и другого у него непопоэзію этой души, которая всего чаще вы- дражаемы. По крайней мере до сихъ поръ мы не имъли никакого понятія объ этомъ родь народной поэзін, и только Кольцовъ познакомиль насъ съ нимъ. Но что соста-Какъ тутъ было созрѣть таланту? Какъ могъ вляетъ цвѣть и вѣнецъ его поэзіи,—это тѣ выработаться свободный, энергическій стихь? стихотворенія, въ которыхь онь изливаеть И кочеван жизнь, и сельскія картины, и лю- свое тихое и безотрадное горе любви; они бовь, и сомнанія, попереманно занимали, сладующія: «Люди добрые, скажите»; «Ты не тревожили его; но всъ разнообразныя ощу- пой, соловей»; «Первая любовь»; «Не шуми щенія, которыя поддерживають жизнь та- ты, рожь»; «Къ N.»; четвертое особенно

Не знаю, будуть ли имъть успъхъ стихоопытной душь; она не могла похоронить ихъ творенія Кольцова, обратить ли на нихъ въ себв и не находила формы, чтобы дать публика то вниманіе, котораго они заслуживають, будуть ли ум'ять наши журналы от-Эти немногія данныя объясняють п до- дать шив должную справедливость-все это стоинства, и недостатки, и характеръ стихо- покажетъ время. Но мы не можемъ не притвореній Кольцова. Немного напечатано ихъ знаться, что Кольцовъ является съ своими изъ большой тетради, приславной имъ, не вст прекрасными стихотвореніями не во-время

Хорошо еще для него, еслибы онъ явился Природа дала Кольцову безсознательную по- среди всеобщаго затишья нашихъ неугомонтребность творить, а накоторыя вычитанныя ныхълирь, а то воть обда, что онъ является изъ книгъ понятія о творчеств'я заставили его среди дикаго и нескладнаго рева, которымъ сдплать многія стихотворенія. Изъ пом'вщен- терзають уши публики гг. непризванные поэты, ныхъ въ изданіи найдется два-три слабыхъ, преизобильно и преисправно наполняющіе но ни одного такого, въ которомъ не было бы или, лучше сказать, наводняюще накоторые хотя нечаяннаго проблеска чувства, хотя журналы; является въ то время, когда хринодного или двухъ стиховъ, вырвавшихся изъ лое карканье ворона и грязныя картины души. Вольшая часть положительно и без- будто бы народной жизни съ торжествомъ

паясничество и кривлянье должны заслонить димъ! собой истинную поэзію?.. Чего добраго! поэзія можеть! Вёдь есть же и у самой толпы какое- стихотвореніи: «Къ Другу». то чутье, которому она следуеть наперекорь Мы отъ души убеждены, что до техъ поръ, поэтовъ знаютъ наизусть Пушкина и чаще лантъ не угаснетъ!..

ужели и въ этомъ деле гулокъ, волынка и всехъ читаютъ его?.. Кажется, теперь бы и балалайка должны заглушить звуки арфы? должно быть этому времени, въ которое все Неужеди и въ самомъ дѣдѣ стихотворное оцѣнивается вѣрно и безошибочно?-Уви-

Не знаемъ, разовьется ди талантъ Коль-Кольнова такъ проста, такъ неизысканна и, цова или падетъ подъ игомъ жизни?--- Этотъ что всего хуже, такъ истинна! Въ ней нетъ вопросъ решить будущее; намъ остается ни ликихъ, напыщенныхъ фразъ объ утесахъ только желать, чтобы этотъ тадантъ, котораго и другихъ стращныхъ вещахъ: въ ней нътъ дебютъ такъ прекрасенъ, такъ полонъ нани моху забвенія на развалинахъ любви, ни деждь, развился вполить. Это много зависить илотных усветовь: въ ней не гивалится лю- и отъ самого поэта: да не палетъ же его лухъ бовь въ ущельяхъ сердецъ: въ ней н'втъ ни подъ бременемъ жизни, или убитый ей, или другихъ подобныхъ диковинокъ. Тодпа слъпа: обольщенный ея ничтожностью: да будеть для ей нужень блескъ и трескъ, ей нужна яр- него всегдашнимъ правиломъ эта высокая кость красокъ, и ярко-красный цвётъ у ней мысль борьбы съ жизнью и победы надъ ней. самый любимый... Но неть, этого быть не которую онъ такъ прекрасно выразиль въ

самой себь и которое у ней всегда върно! пока Кольцовъ будеть сохранять высказан-Ведь есть же люди, которые, предпочитая ныя въ немъ чувства и будеть основывать Пушкину и того, и другого поэта, тверже всёхъ на нихъ неизмённое правило жизни, его та-

# ОПЫТЪ СИСТЕМЫ НРАВСТВЕННОЙ ФИЛОСОФІИ.

(Алексъя Дроздова. Спб. 1835.)

У насъ вообще не только совсѣмъ не рас- противорѣчія — вотъ ея недостатки. Въ томъ порывами, безъ постоянства. Но тъмъ не ме- поговорить о немъ подробиве. нъе оно уже пробуждается, несмотря на отная духовнымъ, служитъ тому доказатель- обрабатыванія независимо одна отъ другой. ствомъ.

пространено знаніе философіи, но и самое пли другомъ случав какъ важность предстремление къ нему едва начинаетъ пробуж- мета, такъ и уважение къ добросовъстному даться, и то отрывочно, не дружно, какими-то и безкорыстному труду побуждають насъ

Почтенный авторъ начинаетъ, какъ и чаянные вопли профановъ науки, истощаю- должно, съ опредёленія идеи «нравственной щихъ всв усилія своей «свътской» діалектики философіи», которую онъ иначе называетъ противъ «логическихъ построеній». Особенно «діятельною»; различе ея отъ «умозрительэто стремленіе зам'ятно въ нашемъ духовен- ной» онъ полагаетъ въ томъ, что предметъ ствв, которое съ любовью и заметнымъ успв- последней есть истина, а первой -добро. хомъ занимается этой великой наукой, Бро- Между той и другой онъ находитъ «коордишюрка, заглавіе которой выписано въ начал'є націю», которая, не д'єлая ихъ отд'єльными этой статьи, написанная духовнымъ и издан- знаніями, предполагаетъ возможность ихъ

Вследъ затемъ авторъ говоритъ, Разум вется, объ ней нигдв ничего не было «правственная философія не можетъ вывосказано, да и намъ самимъ она попалась слу- дить началъ своихъ изъ опытовъ историчечайно. Мы прочли ее съ удовольствіемъ, ко- скихъ или изъ какихъ-нибудь правдоподобторымъ и спашимъ подалиться съ нашими ныхъ правилъ, но требуетъ точныхъ и осночитателями. Върный взглядъ на многіе пред- вательныхъ свъдъній о томъ, что само въ меты, прекрасное, проникнутое чувствомъ себъ истинно, хорошо и справедливо». Уже изложеніе идей, добросов'єстность въ сужде- одного этого достаточно, чтобы видіть въ ніи, простота и ясность составляють до- этой книжкі нічто достойное вниманія, а стоинство этого сочиненія; а отсутствіе стро- въ авторів-человітка, понимающаго свой гой системы, происшедшее отъ невърности предметъ. Есть два способа изслъдованія общему началу, и всявдствіе того частыя истины; а priori и a posteriori, т. е. изъ

чистаго разума и изъ опыта. Много было зультатомъ понятія, созданнаго самимъ чеспоровь о преимуществ того и другого спо- дов комъ, а не полученнаго имъ отъ какогоности примирить эти два враждующія сто- только дають толчокъ нашему я и возбужроны. Одни говорять, что познаніе, для того дають въ немъ понятія, которыя оно припознаніе тогда только в'трно, когда выведено объяснять мыслью, а не мысли выводить изъ знанію: словомъ, у нихъ разумъ есть царь, врату и соверщенному нев'яд'внію истины законодатель, сила творческая, которая даеть при общирныхъ познаніяхъ. Что знали энтвому. Для вторыхъ реальное заключается ности? Гдв ихъ теоріи? Онв всв разлетьды, а разумъ есть не что иное, какъ поден- Возьмемъ одну теорію изящнаго, теорію зракъ. Вся вселенная, все сущее есть не лучше сказать, что она такое теперь? Не безконечная цёнь модификацій одной и той жества человёческаго ума, который дёйствуже идей; умъ, теряясь въ этомъ многообра- етъ не по въчнымъ законамъ своей дъятельзіи, стремится привести его въ своемъ со- ности, а покоряется оптическому обману есть не что иное, какъ исторія этого стрем- современной погибели и упичиженію искусленія. Яйца Леды, вода, воздухъ, огонь, ства, низведеннаго ею на степень простого принимавинеся за начала и источникъ всего ремесла. А отчего? Оттого, что эти люди хосущаго, доказывають, что и младенческій тіли создать идеаль искусства по безсмертумъ проявлялся въ томъ же стремленіи, въ нымъ образцамъ, завіщаннымъ древностью, ность первоначальныхъ философскихъ си- знали только греческую и римскую словесстемъ, выведенныхъ изъ чистаго разума, ность, а потому и судпли только по произвезаключается совсимь не въ томъ, что они деніямъ этихъ литературъ; но не знали были основаны не на опыть, а, напротивъ, Шекспира, не были знакомы съ литературой младенческій умъ беретъ всегда за основный народовъ, жили прежде Шиллера, Гёте, Байзаконъ своего умозрвнія не идею, въ немъ рона. Ну, такъ что-жъ? Имъ и не нужно самомъ лежащую, а какое-нибудь явленіе было знать всего этого, потому что у няхъ и явленія не существують сами по себ'є: они въ нихъ быль сознающій себя духъ челоцвъть есть произведение моего зрительнаго темное и трепетное предчувствие истинныхъ зерцанія стола; четвероугольная форма есть древности не подходили подъ этотъ идеаль, это типъ формы, произведенный моимъ духомъ, значило, что или они не такъ понимали эти заключенный во мнь самомъ и придаваемый произведенія, или что эти произведенія ложны мною столу; самое же значеніе стола есть и не художественны. Чтобы представить понятіе, опять-таки во мні же заключаю- это ясніе, возьмемь какой-нибудь примірь. щееся и мною же созданное, потому что Я убъжденъ, что поэзія есть безсознательизобрътенію стола предшествовала необхо- ное выраженіе творящаго духа, и что сльдимость стола, следовательно столь быль ре- довательно поэть въ минуту творчества

соба, и даже теперь нътъ никакой возмож- нибудьвнъшняго предмета. Внъшніе предметы чтобъ быть вернымъ, должно выходить изъ даетъ имъ. Мы этимъ отнюль не хотимъ самаго разума, какъ источника нашего со- отвергнуть необходимости изученія фактовъ: знанія, слідовательно должно быть субъек- напротивъ, допускаемъ вполні необходимость тивно, потому что все сущее имъеть значе- этого изученія: только съ тъмъ вмъсть хоніе только въ нашемъ сознаніи и не суще- тимъ сказать, что это изученіе должно быть ствуеть само для себя; другіе думають, что чисто умозрительное и что факты должно изъ фактовъ, явленій, основано на опыть. фактовъ. Иначе матерія будеть началомъ Для первыхъ существуеть одно сознаніе, и духа, а духъ-рабомъ матеріи. Такъ и было реальность заключается только въ разумѣ, а въ восемналнатомъ вѣкѣ, этомъ вѣкѣ опыта все остальное бездушно, мертво и безсмы- и эмпиризма.. И къ чему привело это его? сленно само по себь, безъ отношенія къ со- Къ скептицизму, матеріализму, безв'єрію, разжизнь и значение несуществующему и мер- циклопедисты? Какие были плоды ихъ учевъ вешахъ, фактахъ, въ явленіяхъ приро- лись, полопались какъ мыльные пузыри. щикъ, рабъ мертвой дъйствительности, при- выведенную изъ фактовъ и утвержденную нимающій отъ ней законы и изміняющійся авторитетами Буало, Баттё, Лагариа, Марпо ея прихоти, следовательно мечта, при- монтели, Вольтера: где она, эта теорія, или что иное, какъ единство въ многоразличін, больше какъ памятникъ безсилія и ничтознаній къ единству, и исторія философій фактовъ. Къ чему повела эта теорія? Къ какомъ онъ проявляется и теперь. Непроч- а не вывести изъ своего духа. Скажутъ, они въ ихъ зависимости отъ опыта, потому что среднихъ въковъ, литературами восточныхъ природы, и следовательно выводить идеи было нечто надежнее произведений Шиллеизъ фактовъ, а не факты изъ идей. Факты ра, Гёте и Байрона, у нихъ былъ разумъ, вей заключаются въ насъ Вотъ напримъръ, въческій, а въ этомъ разумъ, въ этомъ духъ красный четвероугольный столь: красный заключался идеаль искусства, заключалось нерва, приведеннаго въ сотрясение отъ со- произведений творчества. Если произведения

есть существо болье стралательное, нежели илогь науки и пивилизаціи, а не своболный лъйствующее, а его произведение есть удо- илодъ человъческого духа. Для этого рывленное вильніе, представшее ему въ свытлую царь пріятельской книжки уцьпился руками минуту откровенія свыше, следовательно оно и ногами за русскую песню: не можеть быть выдумкою его ума, сознательнымъ произведеніемъ его воли. Взявши это основание за абсолютное, я не признаю поэзій ни въ чемъ, что создано не по этому было результатомъ подражанія.

въ высочайшей степени оригинальнымъ, въ жалко!.. высочайшей степени чуждымъ всякаго по- Но я началъ о восемнадцатомъ въкъ и

#### Какъ у нашего двора Пріукатана гора-

закону, ни въ чемъ, что имъло цъль или и доказалъ ею, какъ дважды два — четыре, что въ русскихъ народныхъ песняхъ нетъ «Но. скажуть мнб. такія-то и такія-то поэзіи, потому-де, что онб сложены безграпроизведенія не подходять подъ этоть за- мотными мужиками, а не «свътскими» людьконъ». - Следовательно они ложны, отвечаю ми, не кандидатами, магистрами и докторая. — «Но верно ли ваше начало?» — Опровер- ми, не позаботясь даже догадаться, что пригните его!-Теперь пойдемъ далье. Я убъж- веленная имъ въ примъръ пьсня не есть денъ, что эпическая поэма, чтобъ быть истин- совсемъ песня, а голосъ песни, родъ прино художественнымъ произведениемъ, должна пева, где часто собираются слова, не имеюотражать въ себъ, какъ въ зеркалъ, жизнь щія никакого смысла, только для голоса, цълаго народа; потомъ, чтобъ быть такой, какъ напримеръ: «ай люли, ай люли!» и она должна быть произведена по закону т. п. Вотъ что значить основываться на творчества, о которомъ я уже говорилъ, т. фактахъ безъ мысли! И оттого-то, читая эту е. должна быть безсознательнымъ выраже- статью, не знаешь, что читаешь: статью ли ніемъ творящаго духа, независимымъ отъ о поэзіи, или о новомъ способѣ унавоживать сознательной воли человъка, слъдовательно поля для посъва картофеля... Смъшно и

дражанія. Такова «Иліада», —произведеніе о французахъ, и самъ не заметиль, какъ ли она цёлаго народа, или какого-нибудь перешель къ девятнадцатому вёку и къ намъ, слепца-Гомера, - которая есть символь идеи русскимь; это оттого, что восемнадцатый выгъ героической Греціп; таковъ «Фаустъ» Гёте, еще и теперь здравствуеть во многихъ насозданіе одного челов'єка, который самъбыдъ шихъ книгахъ и журналахъ, особливо «св'ьтполитинить выражениемъ Германии и кото- скихъ», а французы по сю пору водятъ рый въ самомъ создани представилъ сим- насъ какъ датей на помочахъ своего эмпиволь духа своего отечества, въ формъ орн- ризма, выдавая его за эклектизмъ. Человъгинальной и свойственной его въку. Но не чество только оть нъмцевъ узнало что татаковы «Энеида», «Освобожденный Іеруса- кое искусство и что такое философія, тогда лимъ», «Потерянный Рай», «Мессіада», по- какъ французы вмысто искусства показали тому что он'в созданы не безотчетно, не са- намъ что-то вродъ башмачнаго ремесла, а мобытно, а вследствие «Иліады», следова- вместо философіи — что-то вроде игры въ онтельно живуть не своей, а чужей жизнью, рюльки. Умозрание всегда основывается на Поэтому въ нихъ нѣтъ и не можетъ быть законахъ необходимости, а эмпиризмъ-на ни полной картины жизни народа, которому условныхъ явленіяхъ мертвой дівиствительон'в принадлежать, ни в'врнаго отраженія ности. Поэтому первое есть зданіе, построендуха времени, въ которое он'в произошли, ное на камит; второе здание, построенное Конечно въ нихъ есть великія частныя кра- на пескі, которое тотчасъ валится, если візсоты, но тамъ не менфе это произведения теръ сдуетъ хоть одну изъ песчинокъ, соложныя и ошибочныя — Однако они призна- ставляющихъ его зыбкое основание. Матеманы всёми вёками —Такъ: но пусть дока- тика есть наука по преимуществу положижуть, что мои основанія ложны; въ такомъ тельная и точная, и между тімь нисколько случав я сознаюсь, что ввка говори- не эмпирическая, а выведениная изъ заколи дело. Только тогда для меня ужъ не бу- новъ чистаго разума, что одно и то же; что детъ поэзіи: поэзія превратится въ ремесло, дважды два-четыре, эта истина узнана не въ забаву, въ невинное препровождение вре- изъ опыта, а изъ духа перенесена въ опыть. менп, вродъ карточной игры или танцевъ. Что такое всъ гипотезы, на которыхъ осно-Приведемъ еще примъръ. Недавно какъ-то вана астрономія, какъ не умозрѣніе! а между въ одномъ журналъ отстанвали отъ жесто- тъмъ развъ астрономія наука не положителькихъ нападокъ здраваго смысла плохонькую ная? Два величайшія открытія въ области пріятельскую книженку, для чего не нашли нашего веденія — Америка и планетная сплучшаго способа, какъ отвергнуть возмож- стема—сдёлана a priori. Надъ Колумбомъ и ность поэзін у необразованных в нев'ьже- Галилеемъ см'яллись, какъ надъ сумасшедственныхъ народовъ, какъ будто поэзія есть шими, потому что опыть явно опровергалъ

быль оправлань ими.

Но еще страннъе намъ кажется мысль о какомъ то современномъ соединении умозрительнаго и эмпирическаго способа изследованія истины: помилуйте, это сущая нелівпость, которой уничтожается пълый кругъ знанія, возможность всякой науки, потому что этимъ отрицается действительность не только умозрѣнія, но и самаго опыта; если умозрвніе нуждается въ помощи опыта, значить оно недостаточно; если эпыть нуждается въ помощи умозрѣнія, значить и онъ не-Признавая недостаточность лостаточенъ. опыта, мы уничтожаемъ реальность фактовъ, независимую отъ нашего сознанія, и утвер- просы должны необходимо вытекать изъ ждаемъ тъмъ, что посредствомъ опыта ръ основной идеи нравственности и ръшаться шительно ничего невозможно узнать; при- ею: въ противномъ случав, человъкъ, презнавая недостаточность умозрѣнія, превра- доставленный своему произволу, самъ дѣлаетщаемъ нашъ разумъ въ фантомъ и утвер- ся казуистомъ. Эта ошибка поведа автора къ ждаемъ, что п посредствомъ разума ничего другой, важивищей: заставила его, противъ невозможно узнать. Следовательно, къ чему воли, сделать изъ нравственной философіи же поведеть это соединение? Только два настоящую казуистику. однородные предмета могутъ составить одно цвлое. Другое двло—повърка умозрвнія опы- въ себь «частную правственную философію», томъ, приложение умозрѣния къ фактамъ: это то есть именно приложение правственной фидвло возможное. Если умозрвніе вкрно, то лософія къ частнымъ случаямъ, которые, какъ опыть непременно должень подтверждать его и должно, нисколько не вяжутся ни съ цевъ приложени, потому что, какъ мы уже ска- дымъ сочинениемъ, ни другъ съ другомъ. зали, и самое опытное знаніе есть необхо- Подобных в противор в чій можно бы было димо умозрительное, всяждствіе того, что найти и болже. Но не эта цжль наша; мы фактъ имфетъ жизнь и значение не самъ по хотфин обратить на сочинение Дроздова внисебв, а только по тому понятію, которое онъ маніе публики, на которое оно имветъ запробуждаеть въ нашемъ сознаніи и которое конныя права, и потому, безпристрастно вымы къ нему прилагаемъ. Следовательно, если сказавши наше мнене о его недостаткахъ, факты поняты верно, они непременно додж- спешимъ выставить на видъ то, что поканы подтверждать умозрвніе, потому что умо- залось намь въ немъ особенно достойнымъ зрѣніе не противорѣчить умозрѣнію.

И такъ, сочинение Дроздова принадлежитъ къ области умозрвнія, что и даеть ему не- истинное и прекрасное. Человьческій духъ постаобходимо важность и силу въ глазахъ людей мыслящихъ. Но, отдавая ему должную справедливость, мы темь более должны быть безпристрастны и къ его недостаткамъ. А главный его недостатокъ, какъ мы уже и замътили, состоитъ въ противоръчіи автора съ самимъ собою, всладствіе его неварности умозрвнію, которое онъ самъ признаеть единственнымъ законнымъ способомъ изследова-

нія истины.

Въ § 13 своей книги Дроздовъ говоритъ:

«Если высочайшій закопъ правственности долженъ имъть истинное достоинство и правственную цену, то онъ долженъ происходить: а) изъ идеи высочайшаго добра; б) обнимать всю область правственной жизни, слъдовательно имъть ха-рактеръ безусловной всеобщности; в долженъ питть прямое и преимущественное направление къ нашему чувству, потому что только это чувство зависить отъ воли во всёхъ отношеніяхъ жизни. Но когда станемъ требовать отъ высочайшаго нравственнаго закона того, чтобы онъ всегда научаль, какъ долженъ поступать правственно-

ихъ; но они върили своему разуму и разумъ добрый человъкъ въ каждомъ особенномъ, непредвиденномъ случат - или будемъ требовать отъ него совершенно невозможнаго, или мораль должна превратиться въ такъ называемую «казуистику.»

> Все это очень втрно п дтаветь большую честь мышленію автора; но всліль загімь встрачается и противорачіе, ложная мысль. которую очень непріятно встрітить послі такихъ прекрасныхъ и истинныхъ мыслей:

> «Въ такомъ случав, чтобы не разстроить связи и единства дъятельной философіи, лучше всего предоставить различение добра и зла самому произволу человъка.

Нъть, мы думаемъ, что всъ частные во-

Вторая часть его сочиненія заключаеть

вниманія.

«Доброе есть реминозная идея, такъ же какъ вляеть Бога первоначальнымъ источникомъ столько же всего добраго, сколько всего истиннаго и прекраснаго, следовательно вечная идея добраго имћетъ твеную, преввиную связь съ Богомъ, существомъ всесвятъйшимъ Ибо все доброе принимаеть характеръ истиннаго добра не иначе, какъ отъ своего участія въ прев'тчномъ добрѣ и превѣчной петинъ. Поэгому - то все нравственно-доброе и запечатлѣно печатію величія и святости, возбуждающихъ въ человъкъ безконечное благоговъніе. Ибо оно есть отраже-

ніе высочайшаго добра — Бога. Доброе имъетъ также тъснъйшее сродство съ ястиннымъ и прекраснымъ. Ибо и оно, такъ-же какъ истинное и прекрасное, не подлежить никакой перемънт; въчно равное самому себъ, оно никогда не теряеть высокаго значенія своего

для человъческого духа.

Нравственно - доброе становится изящнымъ, когда обнаруживается вы насъ какъ любовы къ Богу и человъчеству. Поэтому каждый добрый поступокъ человъка есть виъстъ истинный и прекрасный поступокъ» (§ 10).

Вотъ истинныя понятія о правственнодобромъ, и къ сожальнію такъ редко встре-

чаемыя въ нашихъ мыслителяхъ! Конечно дущая совесть» принадлежитъ къ казуистиученый, безкорыстно орошающій потомъ че- кѣ, а не къ нравственной философіи. ла своего ниву знанія, поставившій въ труль прчя и счастье своей жизни и находящій въ самомъ этомъ трудв свою высшую, свою конечную награду, есть жрецъ, служитель Бога: художникъ въ ту минуту, когда воспроизводить въ словѣ, краскѣ или звукъ ливныя явленія, таинственно соприсутствующія его душь, есть также жрець, служитель Бога. Недаромъ въ древности у всехъ народовъ жрецы были вмёстё и хранителями знаній, и служителями искусства: это доказывають не одни брамины и маги, египетскіе и греческіе жрены, это доказывають и девиты еврейскіе, которые въ то же время ваніе сов'єсти и почитають ее за предразсубыли и книжниками, т. е. хранителями и докъ, основываясь на безконечной разности представителями народной мудрости. Въ понятій о добрѣ и злѣ у разныхъ народовъ. средніе въка свъть просвъщенія пламеньль «У нась, говорять они, уваженіе къ родитолько въ уединеніи монастырских келій, телямь и къ старости есть одна изъ священи только одни монахи, служители и мучени- нейшихъ обязанностей, нарушение которой ки въры были хранителями этого священнаго влечеть за собой угрызение совъсти: но у огня, не дали ему погаснуть до тёхъ поръ, многихъ дикихъ народовъ дёти вёшаютъ пока овъ не перешелъ и къ свътскимъ со- на деревья своихъ престарълыхъ родителей словіямъ. Да придеть же то время, когда и исполняють это варварское дело какъ люди убъдятся, что науки и искусства суть также служение верховному добру, которое вмёсть есть верховная истина и красота! Гердеръ есть типъ и предвозвѣстникъ этого времени, когда книга, перо, лира, кисть, рѣзець будуть кадиломъ божеству, орудіями священно-служенія истині, добру и красоті, совершаемаго тремя элементами нашего духа: разумомъ, волей и чувствомъ.

«Понятіе и два рода созпети. Совъсть есть первоначальное чувство добра и зла, основанное на существъ духовной природы человъка. Она развивается въ человъкъ вмъсть съ развитіемъ ума и обнаруживается, какъ совъсть добрая, во всемъ чистомъ и справедливомъ образъ дъятельности и характера человъка; но она становится совъстью злой, угрызающей при всякомъ незаконномъ чувствованін или поступкъ существа свободнаго и разумнаго.

Примыч. Совъсть, разсматриваемая въ двухъ вышеупомянутых отношеніяхь, разд'вляется на предыдущую и посл'вдующую. Первая предшествуетъ поступку и состоитъ въ сознаніи нравственнаго закона и обязанностей, возлагаемыхъ имъ на свободу воли нашей; последняя следуетъ за поступкомъ, и оправдываетъ или осуждаетъ человъка, производя въ немъ сознание свободнаго исполненія или преступленія закона.

Здесь мы опять невольно принуждены

«Должно смотрыть на совисть, какь на существующую принадлежность нашей природы. Совъсть принадлежить къ существеннымъ свойствамъ духовной природы человъка, и никакъ не можеть быть следствіемъ воспитанія или какихъ-нибудь общественныхъ господствующихъ привычекъ. Еслибы то или другое было справедливо, то могли бы когда-нибудь обойтись безъ этого внутренняго судіи. Но опыть увъряеть, что хотя можно усышть совъсть, но никакъ нельзя совершенно искоренить ее въ человъческомъ духв. Изъодного міра она сопровождаєть пасъ въ другой.»

Есть люди, которые отрицають существопредписание закона или религи, неисполненіе котораго влечеть за собой угрызеніе совъсти; у насъ человъколюбіе оказывается даже личнымъ врагамъ: дикіе мучатъ и вдять своихъ пленниковъ; у насъ мщеніе есть порокъ: у варваровъ оно добродътель; слъдовательно что-же такое совъсть, если она въ одномъ мъстъ награждаетъ за то, за что наказываетъ въ другомъ, и наоборотъ?» Здѣсь явная ошибка, происходящая оттого, что слъдствіе принято за причину, т. е. совъсть за разумъ. Опредвлимъ, что такое совъсть. Человѣкъ созданъ для сознанія, и потому можеть быть счастливъ только вследствіе сознанія; слідовательно сознаніе есть нормальное, естественное, а потому и блаженное состояніе, которое проявляется въ равновъсіи человъка самому себъ, въ миръ и гармоніи съ самимъ собой; безсознательность же есть состояние неестественное, бользиенное, разрушающее равенство человъка съ самимъ собой, миръ и гармонію его духа, следовательно разрушающее его счастье. И такъ, совъсть добрая есть состояніе сознанія, злая-состояніе безсознанія. Первая условливаетъ наше счастье, даже и въ случав потерь, лишеній, страданій, горестей, потому остановиться и спросить автора: изъ какихъ что, лишаясь счастія вибшняго, мы не линачаль и вследствіе какой необходимости шимся счастья внутренняго, происходящаго вывель онь это подраздёленіе? Оно кажется оть сознанія и состоящаго въ спокойствіи и намъ совершенно произвольнымъ, а слъдо- гармоніи духа: вторая же, и при вившемъ вательно и неправильнымъ; то, что авторъ счастіи, состоящемъ въ исполненіи нашихъ называетъ «сознаніемъ правственнаго закона эгоистическихъ желаній, лишаетъ насъ внуи обязанностей, воздагаемыхъ имъ на сво- тренняго счастья, которое одно истинно и боду воли нашей», есть дёло разума, а удовлетворительно, потому что приводитъ отнюдь не совъсти; слъдовательно его «преды- нашъ духъ въ неравенство, въ дисгармонію

тому что вода есть стихія, которой она ды- быть различныя понятія о добр'є и зл'є, смотря деть несчастливь, потому что сознание есть одна и та же, и отрипать ея существование человъкъ дълаетъ то, чего, по его сознанію, ныхъ народовъ значить еще несомивниве ему не должно делать, онъ разрушаеть свою утверждать ея существованіе. внутреннюю гармонію, потому что поступаетъ противъ сознанія. Если человькъ на- во поступка? Для того, чтобы поступокъ быль слажлается полнымъ счастьемъ, и внёшнимъ. и внутреннимъ, и если, не имъя тверлости лишиться внёшнихъ выгодъ, условливаюшихъ его счастье, онъ для сохраненія ихъ поступить недобросовъстно, то непремънно лишается не только своего внутренняго счастья, но и внёшняго, потому что не внёшнимъ счастьемъ условливается внутреннее, а внутреннимъ внешнее. Напротивъ, хотя человекъ, который оставилъ своего отца, мать, братьевъ и сестеръ, жену и детей. составлявшихъ счастье его жизни, оставилъ свое постояніе, обезпечивающее жизнь, и оставиль бы для того, чтобы не поступить противъ своего убъжденія и подлостью не купить обладанія условіями своего счастья, словомъ. — для того. чтобы не нарушить заповъди Спасителя: «иже любить отца или матерь паче Мене, ивсть Мене достоинь; и иже любить сына или дщерь паче Мене, ивсть Мене постоинъ: и иже не пріиметь креста своего, и въ следъ Мене не грядетъ, несть Мене достоинъ»; хотя, говорю, такой человѣкъ и не лишился бы своего внутренняго блаженства, т. е. все бы остался равенъ самому себъ, въ миръ и гармоніи съ самимъ собой, стоящее въ сознаніи исполненняго долга, лежность только человъка съ образованнымъ поддержаннаго человъческаго достоинства, умомъ и сердцемъ», говоритъ авторъ, и гохотя страданіе тімь не меніе осталось бы ворить глубокую истину. Есть люди съ застраданіемъ. И такъ, вотъ что совъсть: со- родышемъ въ душъ всего великаго и прекрасзнаніе гармоніи или дисгармоніи своего ду- наго, но не развившіе этого зародыща ссха. Очевидно, что она есть только следствіе знаніемь, и потому они способны только къ сознанія хорошаго или дурного поступка, а мгновеннымъ порывамъ къ добру и ділають не самое сознание, и потому не можетъ поступки, которые противор вчатъ всей остальхорошо или дурно, а сознаніемъ. Если ди- организма. Зародышъ всего прекраснаго моредъ своей совъстью: очень естественно, что чувствуеть человъчески, а не животно, кто она не только не наказываетъ его за подоб- понимаетъ свое чувство и сознаетъ его. У ный поступокъ, но еще награждаетъ, потому такого человѣка прекрасный организмъ есть что совъсть никогда не бываетъ во враждъ средство, а не причина его совершенства,

съ самимъ собой, вследствие безсознания, съ убеждениемъ, будетъ ли оно истинно. Выньте рыбу изъ воды-она издохнеть, по- или ложно. И такъ, у всёхъ народовъ могуть шеть: лишите человька сознанія-онь бу- по степени ихъ сознанія, но совысть везды стихія его духовной жизни. И потому, когда различіемъ правиль нравственности у раз-

> «Какія нужны побужденія для нравственно-добрасовершенно добрымъ, требуется, чтобы побудительными причинами для дъятельности нравственно-разумнаго существа были: 1) познаніе побра и 2) любовь къ побру и первообразу все-

го добраго.

Ибо не только вижшнее яжиствіе полжно быть добрымъ, но и самое чувствование или, что одно и то же, самое нам'вреніе, которое составляеть душу поступка. Поэтому совершенно добрый поступокъ есть принадлежность только человъка съ образованнымъ умомъ и сердцемъ. Впрочемъ, само собою разумвется, что доброе намъреніе не можеть оправдать худого поступка; ибо добран пъль не можетъ облагородить низкаго сред-

ства (8 30).

Понятіе поступковъ правственно-безразличныхъ, Нать въ правственномъ смысла поступковъ безразличныхъ, т. е. нътъ никакого свободнаго поступка, который бы не быль ни добръ, ни худъ. Ибо въ области нравственной всѣ возможвыя отношенія жизни нашей должны быть опредізлены чистотой чувствованія. Зд'ясь все зависить отъ того, съ какимъ намъреніемъ мы поступаемъ: но намърение никогда не можетъ быть безразличнымъ, потому что оно всегда должно быть направлено къ высочайшемудобру; следовательно невозможно никакое дъйствіе, въ нравственномъ отношеній безразличное.

Только тѣ поступки могутъ считаться безразбыль бы мученикомъ, страдальцемъ, но все личными, которые не имъютъ никакого отношенія къ свободѣ, но они поэтому не относятся къ нравственному бытію человічества» (§ 31).

Все это прекрасно и върно, потому что выи еще въ большей гармоніи, нежели быль ведено изъзаконовъ необходимости, а не изъ прежде, потому что въ самомъ страданіи опыта. Особенно замізчательны двіз мысли. нашель бы новое высокое блаженство, со- «Совершенно добрый поступокъ есть принаднаправлять нашей деятельности, которая ной ихъжизни. Добрые поступки у нихъбездолжна управляться непосредственно са- сознательны, и потому не им'йють никакого мимъ разумомъ или сознаніемъ: другими достоинства, никакой ціны, потому что они словами, мы не сов'єстью понимаемъ, что не суть сл'єдствіе ихъ воли, а сл'єдствіе ихъ карь душить своего престарълаго отца, то жеть скрываться въ нашемъ организмъ, и онъ двлаетъ это не по внушенію своей со- пока онъ не разовьется сознаніемъ, всі ховъсти, а по неправильнымъ понятіямъ своего рошіе поступки будутъ плодомъ его животразума; и потому-то онъ бываетъ правъ пе- ности, будутъ безсознательны. Только тотъ

потому что причина совершенства должна крайней мфрф онъ долженъ работать наль мыми добродьтельными. И потому, по на- дюдей своими ближними в братьями. шему мнѣнію, нътъ ничего жальче и ничтожсказать ничего, кром'в того, что они - «добрые люди». Върно всякому случалось называть кого-нибудь вслухъ пустымъ малымъ и слышать въ защищение его тысячу голосовъ. которые кричать: «ла онъ лобрый человѣкъ!» Конечно такой «добрый человъкъ» — точно лобрый человъкъ, но только въ смыслъ французскаго выраженія «bon'homme», и очень хорошо напоминаеть собою върную собаку и послушную лошадь.

«Нътъ никакого свободнаго поступка, который бы не быль ни добръ, ни худъ, нотому что поступокъ есть результать намфреренія, а наміреніе никогда не можеть быть безразлично», говорить авторъ, и онять говорить глубокую истину. Если поступокъ вышель изъ сознательнаго желанія слілать добро, онъ добръ, хотя бы и не достигъ своей цёли и не произвель никакихъ благихъ слъдствій; если же въ намъреніе примъшивался разсчетъ эгоизма-поступокъ дуренъ, безиравственъ, хотя бы и произвелъ благія следствія. Добро тогда только добро, когда оно само по себѣ цѣль. Бѣлое не можетъ быть чернымъ, а черное - бълымъ; кто не уменъ, тотъ глунъ, кто не благороденъ, тотъ подлъ; съ истиной не можетъ и не должно быть торга, договоровъ, условій и уступокъ. Когда богачь, спранивавній Христа о средствахь къ спасенію, не согласился раздать бъднымъ своего богатства и идти вследъ за Спасителемъ, онъ былъ лишенъ царствія Божія, хотя отъ юности строго выполнялъ всв правила закона. Кто сознаетъ необходимость усовершенствованія и ежеминутно не улучшается столько, сколько можеть, тотъ подяъ, хотя бы онъ быль выше тысячи людей, хотя бы цілыя тысячи признавали въ немъ идеалъ благородства, — подлъ передъ самимъ собой, виновать и преступень передъ высшимъ судомъ нравственности, передъ судомъ своей совъсти. Кто говоритъ: «я знаю то и то, съ меня довольно этого», или: «я возвысился до такой степени, что я лучше многихъ, съ меня этого довольно в, тотъ богохульствуетъ, поесть Христось, а всякій обязань стремиться къ возвышению себя до идеала. Достигнетъ

заключаться въ сознаніи и воль. И потому-то собой каждую минуту, чтобы съ лихвой возсправедливо, что истинно-добръ только тотъ, вратить Господу полученный отъ него такто разуменъ; следовательно только те по- дантъ. Кто же отрицаетъ въ себе способступки, которые происходять подъ вліяніемъ ность къ усовершенствованію по слабости сознающаго разума, могуть назваться до- ума и недостатку чувства, тоть отрицаеть, брыми, а не тв, которые проистекають изъ что онъ созданъ по образу и по подобію Воживотнаго инстинкта; иначе върная собака жію, тотъ отказывается отъ человъческаго и послушная лошадь были бы существами са- достоянства и не имъеть права называть

«Молитва. Молиться—значить жить въ присутнье тых людей, въ похвалу которыхъ нельзя ствін Божества, потому что молитва есть бесьда нашего духа съ Богомъ. Она бываетъ или внутренняя, когда заключается въ тихомъ созерданін Божества, созерданін, глубину котораго не въ состоянін выразить никакія слова, или внёшняя, когда изливается въ слове, когда языкъ певольно движется отъ избытка серпечныхъ чув-

ствованій.

Въ обоихъ случаяхъ молитва питаетъ умъ и сердце человъка, просвъщаетъ разсудокъ и укръиляетъ волю; потому что, кромъ того, что духъ пашъ не можетъ не дълаться совершеннъе, возвышаясь къ идеалу встхъ совершенствъ, - во вст времена и всъми народами признаваема была необходимость молитвы, и пренебрежение ся почиталось признакомъ совершеннаго упадка духа и чрезвычайной егопривязанности къ земному.»

Злёсь мы опять невольно останавливаемся. но уже для того, чтобы вполнв согласиться съ почтеннымъ авторомъ и отдать должную справедливость его мышленію. Онъ сказалъ о модитвъ очень немного, но какъ въ этомъ немногомъ заключается определение молитвы, выведенное изъ разума и основанное на законв необходимости, то это немногое заключаетъ въ себъ безконечный рядъ послъдовательныхъ идей, которыя можно изъ него вывести, словомъ, заключаетъ въ себъ цълую теорію молитвы, какъ малое зерно заключаеть въ себъ огромное дерево.

Теперь мы думаемъ, что довольно познакомили нашихъ читателей съ брошюркой Дроздова; но хотимъ сделать изъ нея еще одно извлечение и поговорить по поводу этого извлеченія, содержаніе котораго касается одного изъважнейшихъ вопросовъ нравственной философіи. Въ его «частной или прикладной» нравственной философіи есть глава подъ титуломъ: «нравственная жизнь, разсматриваемая въ гармоніи съ нами самими».

Основание этой гармоніи. Согласіе правственнаго бытія съ нашей собственной личностью проистекаетъ изъ благочестивой увъренности въ томъ, что мы не принадлежимъ исключительно намъ самимъ, но составляемъ собственность Божества и человъчества. Въ этомъ случав правственное чувство разливаетъ свой свътъ, свою жизнь на тело и духъ человека, имея непосредственнымъ предметомъ тотъ долгъ, которымъ мы обязываемся сохранять себя и облагораживать.»

Человъкъ долженъ стремиться къ своему тому что идеаль человвческого совершенства совершенству и поставлять свое блаженство только въ томъ, что сообразно съ его долгомъ: вотъ основный законъ нравственности. ли онъ его, или нътъ, это не его дъло; по Причина эгого закона заключается въ немъ

человъкъ, органъ сознанія природы, сосудъ бить человічество, какъ идею полнаго раздуха Божія, и еще въ томъ, что человъть витія сознанія, которое составляеть и его есть членъ великаго семейства, которое на- собственную п'яль, сл'ядовательно каждый зывается «человечествомъ». И такъ, этотъ человекъ долженъ любить въ человечествъ законъ совершенно условливаеть и опреде- свое собственное сознание въ булушемъ, а ляеть значение человъка и его обязанности, любя это сознание, долженъ спосиъщество-Челов'ять носить въ душь своей всь заро- вать ему. И воть его долгь, его обязанлыши, всв элементы той степени сознанія, ности и его любовь къ человічеству. Эта до которой ему назначено достигнуть; но сладкая вера и это святое убъждение въ безразвитіе этого сознанія невозможно для него конечном совершенствованіи челов'яческаго самого, отдёльно взятаго, потому что оно рода должны обязывать насъ къ нашему требуеть толуковъ п побужденій извит, а личному, пидивидуальному совершенствоваэти толчки и висшнія побужденія происхо- нію, должны давать намъ силу и твердость дять изь симпатіи, связывающей людей въ стремленів къ нему. Иначе, что же была между собой, и взаимныхъ отношеній, суще- бы наша земная жизнь? Какой бы смысдъ ствующихъ между ними. Симпатія человька имьла наша жажда улучшенія и обновленія? къ дюдямъ происходить отъ его родственно- Не было ли бы все это кадейдоскопической сти съ ними, отъ тождествевности его стрс- игрой беземысленныхъ твней, пустымъ обомленія и ціли съ ихъ стремленіемъ и цілью, ротомъ колеса около оси, утвержденной на такъ что въ нихъ онъ любитъ себя, а ихъ воздухъ. любить въ себъ; другими словами, его созна- Нътъ! не напрасно лучезарное солнце такъ ніе дюбить ихъ сознаніе, т. е. онь дюбить величественно обтекаеть голубое, далекое сознание самого себя въ другомъ субъектъ, небо и проливаетъ на насъ и свътъ, и тепотому что любовь есть сознаніе, сознающее плоту, и жизнь, прадость; не напрасно мерсамо себя и въ актъ сознанія самого себя опіу- цають для насъ звѣзды таинственнымъ блещающее блаженство. Иначе чемъ бы объ- скомъ и томять душу нашу тоской, какъ яснили мы, что человъкъ естественно любитъ воспоминаніе о милой родинъ съ которой только тёхъ людей, которые стоять съ нимъ мы давно разлучены и къ которой рвется на болже или менже равной степени созна- душа наша; не напрасно вск міры связаны нія, и что онъ не только совершенно равно- между собой электрической цізнью любви и душень и холодень къ людямъ, которые сто- сочувствія, и все живущее, все дышащее соять на несравненно низшей степени разви- ставляеть звено въ этой безконечной цапи; тія или вовсе не обнаруживають никакого не напрасно челов'якь и родится и умираеть, стремленія къ развитію, но даже чувству- и веселится и скорбить, и горячо любить миетъ къ нимъ отвращение, родъ ненависти, лое и горько рыдаетъ, лишаясь его, и не перетакъ что ему несносенъ ихъ видь, тяжела живаетъ своихъ склонностей, и, стоя на прагъ ихъ беседа, словомъ, мучительно всякое со- вечности, вспоминаетъ о нихъ еще живе, прикосновение съ ними? Взаимныя отноше- п рыдаеть о нихъ еще горше и сладки ему нія людей условливаются разностью степе- слезы его; не напрасно челов вкъ стремится ней и разносторонностью сознанія, посред- къ какому-то блаженству и ищеть его всю ствомъ которыхъ люди взаимно действують жизнь, ищеть его и въ шумныхъ наслаждедругъ на друга. Каждый человъкъ разви- ніяхъ юности, и въ безумномъ упоеніи пиваеть собой одну сторону сознанія и раз- ровъ, и въ ужасахъ кровавыхъ битвъ, и въ виваеть ее до извъстной степени; а возмож- тревогахъ опасностей, п въ обольщени слано-конечное и возможно всеобщее сознание вы, и въ очаровании власти, и въ ивгъ бездолжно произойти не иначе, какъ вслед- действія, и въ сладости труда, и въ свете ствіе этихъ разностороннихъ и разнообраз- знанія, и въ наслажденіи искусствами, и въ ныхъ сознаній. И поэтому одному челов'вку любви другого сердца, п... нер'вдко въ тиши невозможно достигнуть полнаго и совершен- монастырской кельи, въ борьбъ съ своими наго развитія своего сознанія, которое воз-желаніями, въ печальномъ наслажденіи заможно только для целаго человечества и ко-живо рыть себе могилу своими собственными торое будеть результатомъ соединенныхъ руками... И горе ему, есля онъ искалъ этого трудовъ, въковой жизни и историческаго раз- блаженства путемъ ложнымъ, если думалъ витія человіческаго духа. Слідовательно вся- обрісти его въ исполненіи своихъ безсознакій индивидъ есть члень, есть часть этого тельныхъ, эгопотическихъ желаній, и благо великаго целаго, есть сотрудникъ и споспе- ему, если онъ искалъ его тамъ, где оно есть, шествователь его къ достижению его цёли, искалъ его въ сознании и путемъ сознания!.. потому что, развивая свое собственное со- Нътъ, еще разъ! въчность не мечта, не мечта знаніе, онъ необходимо отдаетъ, завъщева- и жизнь, которая служитъ къ ней ступенью! сть его въ общую сокровищницу человъче- Много въ ней дурного, но еще больше пре-

же самомъ, т. е. въ томъ, что человъкъ есть скаго духа. Каждый человъкъ полженъ дю-

ной сыростью, где неть ни исхода, ни конца; новую землю, новое небо! но изъ этого міра разрушенія и смерти слы-

краснаго: есть въ ней слабости, пороки и шится душь отрадный годосъ: «прилите ко злоденнія: но есть и слезы раскаянія, жгу- Мне вси труждающійся и обремененній и чія и вмісті отрадныя, слезы раскаянія, въ Азъ упокою вы, возьмите иго Мое на себе и глухую полночь, предъ крестомъ Распятаго научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь п за насъ: есть паденіе, но есть и возстаніе; смиренъ сердцемъ, и обрящете покой душамъ есть стремленіе, но есть и достиженіе; есть вашимъ: иго бо Мое благо, и бремя Мое минуты горькія, убійственныя, минуты со легко есть». Тогда душа снова наполняется мнвнія и отчаянія, минуты разрушительной блаженствомъ неизъяснимымъ: и смрадное дисгармоніи съ самимъ собой, отвращенія кладбище гніющей жизни превращается для отъ жизни, но есть и упоительныя минуты нея въ тихую долину успокоенія, глф могилы въры, когда въ груди бываетъ такъ тепло, на покрыты травою и пвътами, осънены педальдушь такъ свътло, жизнь становится такъ ными кппарисами, гдъ журчание свътлаго прекрасна, такъ полна, такъ тождествен- ручья сливается съ унылымъ ропотомъ в на съ блаженствомъ: есть страданія глу- терка, а вдали, за горой, вилибется край бокія, невыносимыя, есть обядствія, пере- вечерфющаго неба, осіяннаго, облитаго багряполняющія міру терпівнія и превращающія ными лучами заходящаго солица—и еймнитдля насъ землю въ адъ, гдв слышенъ скре- ся, что въ этой торжественной тишинъ она жеть зубовь, откуда вветь хладной могиль- созерцаеть тайну ввуности, что она вилить

## ничто о ничемъ,

или отчетъ издателю "телескопа" за послъднее полугодіе (1835)

### РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

T.

О ничемъ?... Итакъ, надо сдълать что-нибудь порознь: стукнеть аллебардой по всъмъ и изъ ничего? — Помните ли вы, какъ одинъ пропустишь. А теперь неужели мнъ надо изъ знаменитъйшихъ нашихъ писателей, дълать поголовную перекличку, бъгать по изъ первостатейныхъ геніевъ, угомонилъ на всемъ закоулкамъ и собирать народъ правосмерть свою литературную славу твмъ, что славный? Нвтъ, отрекаюсь отъ этого труда: вздумалъ писать о ничемъ и весь вылился и такъ было много хлопотъ и можетъ-быть въ ничто?... Конечно я не пользуюсь лите- много шуму изъ пустяковъ! Да и притомъ ратурной славой и следовательно не под- возможное ли это дело? Много ли изъ техъ, вергаюсь опасности посадить ее на мель которые промчались мимо моей сторожки, рокового ничто; не у меня другой страхъ, остались теперь въ живыхъ?... Итакъ, я

и очень основательный. Если я не пользуюсь ни тынью той лучезарной славы, ко-Вы обязали меня сделать легкій и корот- торой сіяль некогда помянутый великій пикій обзорь хода нашей литературы во вре- сатель, то вмістів не имізю и искры его мя вашего пребыванія за-границей и при- генія, который нашелся, хотя и къ конечвели меня тымъ въ крайнее затруднение. ной погибели своей репутации, высказаться Разви вамъ не извистно, что «ничто не ново въ ничемъ на инсколькихъ страницахъ. Приподъ луной»? Какихъ же хотите вы ново- томъ же, хотя я въ отсутствіе ваше, волей стей отъ русской литературы, и въ такой или неволей, игралъ роль сторожа на накороткій періодъ ея существованія? «Темъ шемъ Парнась, окликая всьхъ проходящихъ лучше для васъ, тъмъ меньше вамъ труда», и отдавая имъ, своей аллебардой, честь по скажете вы. Н'ыть, вы не правы: отъ этого ихъ званію и достоинству, хотя неутомимо мив не только не легче, но предстоить и неусыпно стояль на своемъ посту, однаистинно геркулесовскій подвигь: я должень кожь многое ускользнуло оть моей бдительнаписать статью, а изъ чего я вамъ напишу ности. Бывало, нахлынетъ цёлая толпа — и ее, о чемъ буду повъствовать вамъ въ ней? тутъ некогда было разспрашивать каждаго

разнообразномъ и ничтожномъ.

нецъ Батюшковъ и Жуковскій; всв эти люди истинной поэзіей.

скажу вамъ только развѣ о тыхъ лицахъ, ко- лье или менье есть сестра сомньнію, а тогла торыя особенно вразались въ моей памяти, парствовало полное убъждение въ богатствъ булу повъствовать только о тъхъ событіяхъ нашей литературы, какъ по количеству, п случаяхъ, которые особенно поражали мое такъ и по качеству; литературныхъ обозръвниманіе. Мой обзоръ будеть отрывчать, ній тогда тоже не было и не могло быть, безпорядоченъ и несвязень, какъ всякій потому что въ обозрѣніе всегда входить разсказъ наскоро о предметь многосложномъ, критика, а вивсто ихъ иногда случались по временамъ, и то рѣдко, реэстры пи-Итакъ, я обозрѣваю, становлюсь обозрѣ- сателей и ихъ писаній, перемъщанные съ вателемь! — Обозр'ввать, обозр'яватель — вы изв'ястнымъ числомъ хвастливыхъ восклипомните, какъ громко звенели некогда эти цаній. Мерзляковъ вздумаль было напасть лва словна въ нашей литературћ? Кто не на авторитетъ Хераскова и, взявши ложобозрѣваль тогла? Глѣ не было обозрѣній? ныя основанія, высказаль много умнаго Какой журналь, какой альманахъ не имълъ и дельнаго; но какъ его критицизмъ былъ своего штатнаго обозрѣвателя? И это была явнымъ анахронизмомъ, то и не принесъ должность не трудная, легкая, казенная; за никакихъ плодовъ. Но вдругъ все перемънее брался всякій, не запасаясь дорогимъ нилось: явился Пушкинъ, и вм'єст'є съ нимъ дорнетомъ учености, даже иногда вовсе такъ называемый романтизмъ. Въ чемъ собезъочковъграмматики и здраваго смысла! — стояль этоть романтизмъ? Въ отношеніи къ Отчего-же теперь такъ мало пищется обо- Пушкину этотъ романтизмъ состоялъ въ эрвній? Куда дввались всв эти обозрвва- томъ, что изъ всвуъ нашихъ поэтовъ Пуштели? Я прошу у васъ позволенія заняться кина одного было можно назвать поэтомъпредварительно разр'вшеніемъ этого любоныт- художникомъ и не ошибиться; что онъ, вм'внаго вопроса, хотя по крайней м'вр'в для того, сто того, чтобы писать громкія и торжечтобъ наполнить мою статью объясненіемъ ственныя событія, обыкновенно или теряю причинъ, почему она не можеть быть н'ачто, щія свою прелесть для потомства, или пред-Обозрѣнія всякаго рода бывають резуль- ставляющіяся ему въ другомъ свѣтѣ, сталь татомъ или сознанія силы, или сомнічнія въ говорить намъ о чувствахъ общихъ, челоней. Кто часто пересчитываетъ свои деньги, въческихъ, встить болже или менже лоступповъряеть счеты и полводить итоги, тоть ныхъ, всъми болье или менье испытанныхъ; иди богатъетъ день ото дня, или бъднъетъ; что онъ напалъ на истинный путь и, будучи само собою разум'ьется, что въ первомъ слу- рожденъ поэтомъ, свободно сл'едовалъ своему чав онъ хочеть удостоввриться въ улучше- вдохновенію. Да! воля ваша, а я крвпко ній своего состоянія и опред'ялить степень уб'яждень, что народъ пли общество—самый этого улучшенія, а во второмъ случаї хо- лучшій, самый непогрышительный критикъ. четь измерить глубину своего паденія, хо- Я однажды высказаль или, лучше сказать, четь взглянуть въ бездну, отверзтую передъ повторилъ чужую смысль, что Державина нимъ, какъ бы съ намъреніемъ пріучить себя спасло его невъжество: отрекаюсь торжезаранъе къ ея ужасному виду, или какъ ственно отъ этой мысли, какъ совершенбудто находя жестокое наслаждение въ со- но ложной. Державинъ не быль ученъ, знаніи своего б'єдственнаго положенія, ве- но находился подъ вліяніемъ современселясь собственнымъ своимъ отчаяніемъ. У ной ему учености, разділяль візрованія насъ была уже литература, быль Ломоно- и мнінія своего времени объ условіяхъ совъ, Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Дер- творчества и, на зло своему генію, всю жавинъ, Фонвизинъ, Хемницеръ, Богдано- жизнь свою шелъ по ложному путп. По вичъ, Капнистъ; потомъ Карамзинъ, Дмитрі- этому тв изъего созданій, которыя противоръевъ, Крыловъ, Озеровъ, Мерзляковъ и нако- чили современной ему эстетикъ, отличаются Возьмите напримфръ пользовались почти равнымъ участкомъславы, «Водопадъ»: похоже-ли это на оду, дионвсеми ими восхищались почти въ равной рамбъ, кантату? Это просто элегія, которая, степени, по крайней мъръ всь они слыди по своей формъ и своему духу, только тъмъ равно за художниковъ и за геніевъ (или, по отличается отъ элегій даже самыхъ крошечтогдашнему, за образцовыхъ писателей), ныхъ нашихъ поэтиковъ, что запечатлена Критиковать тогда значило хвалить, восхи- геніемъ Державина. И зато какъ прекрасщаться, дізлать возгласы и, много-много, если на и глубока эта элегія! — Но возьмите его указывать на ижкоторые неудачные стишки въ торжественныя оды: что это такое? Посмоцвломъ сочинени или на нвкоторыя слабыя трите, какъ онъ въ нихъ никогда не могъ мъста, съ совътомъ поэту, какъ ихъ почи- поддержать до конца своего напряженнаго нить. Понятія о творчеств'є тогда были го- восторга, какъ онъ въ конц'є каждой изъ товыя, взятыя на прокать у французовь; нихъ падаль и, начавши высоко и громко, мритики не было, потому что критика бо- оканчивалъ ровно ничвиъ! И кто станетъ

Измаплъ. Прага, Рымникъ, Кагулъ-всъ эти эзіи не въ современныхъ и преходящихъ имена напоминають о действіяхь великихь; интересахь, а въ вечномь, неизменяемомь но то ли они, эти великія действія, для насъ, интересь души человеческой. Въ отношеніи чъмъ были для современниковъ? Мы, юноши къ другимъ поэтамъ, вышедшимъ вслъдъ за слышали отъ матерей нашихъ не объ Из- что ода была решительно заменена элегіей, маиль, не о Кагуль, не о Рымникь, а объ высокопарность — унылостью, жесткій, уха дв'внадцатомъ год'в, о бородинской битв'в, о бистый и неуклюжій стихъ — гармоничесожженіи Москвы, о взятія Парижа. Эти скимъ, плавнымъ, гладкимъ. Въ отношенія событія и ближе къ намъ по времени, и по- къ цёлой литературі романтизмъ состояль важнее прежнихъ въ своей сущности; да и въ томъ, что было отвергнуто, какъ нелеони слабъють уже въ нашемъ воображении, пость, драматическое тріединство, хотя не заглушаемыя громами араратскими, забал- было написано ни одной хорошей драмы. канскими, варшавскими. Но поэзія всьхъ Итакъ, вотъ весь нашъ романтизмъ! Тогда этихъ великихъ происшествій сама по себф явилось множество поэтовъ (стихотворцевъ такъ необъятна, что ее трудно удовить, увъ- и прозанковъ), стали писать въ такихъ роковъчить въ звукахъ. Сверхъ того мы уже дахъ, о которыхъ въ русской земль дотоль уварились теперь, что фактъ или событіе сами было видомъ не видать, слыхомъ не слыхать, по себъ ничего не значатъ: важна идея, вы- Тогда то наши критики пустились въ оборажаемая ими. Итакъ, что-же значатъ всъ этп зрвнія: они увидьли, что у насъ есть писаторжественныя оды, какой интересъ могуть тели и въ классическомъ, и романтическомъ иметь для потомства все эти громогласныя роде, и захотели поверить свое родное боописанія? Скажуть: это питаеть народную гатство, подвести его итоги. Это была эпоха гордость, даеть наслаждение святому чув- очарования, упоения, гордости: новость была ству любви къ отечеству; русскіе брали не- принята за достоинство, и эти поэты, котопреодолимыя твердыни и всему свъту дока- рыхъ мы теперь забыли и имена, и творенія, зали свою храбрость; это подвиги, которые казались чёмъ-то необыкновеннымъ и велизывали ее всегда и вездѣ, какъ только былъ случай; но въдь ничтожная же горсть рус- ніе, непрочныя надежды родили гордость и скихъ удержала за Россіей Грузію и уни- самоув'єренность въ нашихъ критикахъ; а чтожила всв попытки персидской арміи; гордость и самоув'вренность породили мноно въдь ничтожная же горсть русскихъ от- жество обозрѣній. Только одинъ Пушкинъ била Арменію и защитила ее противъ Пер- былъ предметомъ, достойнымъ и обозрѣній, сін и Турцін?... Эти подвиги у насъ такъ и критикъ, и споровъ, а между тъмъ все часты, такъ обыкновенны; они составляють шло заурядъ въ обозрвнія. И разумвется, ежедневную жизнь народа русскаго... Да, эти обозрвнія были важны, горды и веселы, Державинъ шелъ путемъ слишкомъ тъснымъ: какъ молодыя надежды, какъ неопытная онъ льстилъ современности, нападалъ на юность, гордящаяся силами, еще не удостоинтересы частные, современные, и редко верясь въ нихъ. Новость за новостью, поэма прибъгаль къ интересамъ общимъ, никогда за поэмой, романъ за романомъ, повъсть за не старфющимъ, никогда не измфняющим- повфстью, альманахъ за альманахомъ, журся-къ интересамъ души и сердца человъ- налъ за журналомъ, а элегіи и отрывки ческаго! И въ этомъ виновата ученость въ- безъ числа, безъ мъры, и все это везбужка, которой онъ былъ непричастенъ, но подъ дало участіе, восторгъ, удивленіе, потому что вліяніемь которой онь всегда находился. Не все это было ново. Сл'єдовательно, обозр'євазная по-латыни, онъ подражаль Горацію, телю было что обозрѣвать, было о чемъ попотому что тогда всв подражали Горацію; толковать. Одна голая и сухая перечень гоне постигнувъ духа и возвышенной простоты довыхъ явленій литературнаго міра могла псалмовъ Давида, онъ перелагалъ ихъ съ составить статейку; а разведенная фразами, прозы на громкіе, напыщенные стихи, по- разжиженная чувствованьицами, сдобренная тому что вст наши поэты, начиная съ Ло- теоріями и пдеями, эта перечень превращамоносова, далали это, не говоря уже о фран- лась въ большую статью. И эту статью чицузахъ. Горацій воздвигнулъ себѣ «памят- тали неперерывъ и съ гордостью повторяли никъ», Державинъ-тоже; но что у перваго находившіеся въ ней итоги и возгласы. было втроятно вдохновениемъ, то у второ- Между темъ начиналась уже и критика. го было подражаніемъ. Обратимся назадъ. Такъ какъ романтизмъ привелъ за собой Итакъ, романтизмъ въ отношеніи къ Пуш- эманципацію, то естественнымъ образомъ

теперь читать эти торжественныя оды?.. кину состояль въ томъ, что онъ искаль попоэзія должна передавать потомству. Очень кимъ. И это было очень естественно: нохорошо, но втдь храбрость есть неотъемле- вость направленія и духа сочиненій всегда мое свойство русскихъ; но ведь они дока- бываеть камнемъ преткновенія для критики.

Итакъ, очень ясно, что раннее очарова-

тельная критика.

Новаго ужъ нѣтъ ничего, все старо. У меня съ кармана... Да! въ карманъ долженъ вини стало, хочу написать романь — но что ратурной деятельности, которая промышляеть же? Я во всемъ предупрежденъ! Хочу пи- и оптомъ, и по мелочи; въ немъ долженъ сать романь историческій — старо; переры- искать онь решенія на все мудреныя загадственно-сатирическій — но и это старо и наступиль жельзный, а пошло: хочу писать романъ географическій. статистическій, топографическій - опять старо: вздумаль было однажды нравственно-фан-Богу!...

начало закралываться сомивніе насчеть постоинства писателей прежней школы. Напа- время, когла наши краснорфчивые обозрфдая на классицизмъ, стали нападать и на ватели, въ сердечной простоть, съ теплой классиковъ, не полозрѣвая, что, съ немно- вѣрой, съ поднымъ убѣжденіемъ, что они гими исключеніями, выигрышь состоядь толь- педають педо, а не порють взторь, начинали ко въ Пушкинъ, а что все остальное была свои обозрънія взглядами на состояніе земта же старина, только на новый ладь. Но ного шара, когда на немъ не было людей, пока управлялись со стариками, и новички или съ янцъ Леды, или съ потопа, или по усићли состаръться и наскучить. Разумъется, крайней мъръ съ Греціи в Рима. чтобы это совершилось не вдругь, а постепенно, прошедшимъ объяснить настоящее. Обозръ-Тогда обозрвнія начали терять свой кредить, вателю нашихъ дней не для чего залетать и вместо ихъ начала усиливаться основа- такъ далеко: онъ долженъ начать съ предмета, самаго близкаго къ сердиу всъхъ и Итакъ, теперь — что теперь обозревать? каждаго, самаго необходимаго въ жизни страстная охота писать, и я, во что бы то дёть онъ таинственный рычагь юной литеваю всв эпохи русской исторін—старо; хочу ки современной русской литературы. Увы! писать романъ нравоописательный и нрав- миноваль золотой векъ нашей литературы,

#### . Въ сей въкъ жельзный, Безъ денегъ, слава-ничего!

тастическій — но и туть какой-то злодьй пред- Что дёлать! покоримся судьбё — видно, такъ упредилъ меня; хочу писать подземный, должно быть, а чему быть, тому не миновать! представить людей маленькихъ, съ мизи- Теперь всв пустились въ литературу, всв нецъ, и потомъ большихъ, съ коломенскую сделались поэтами, романистами и повествоверсту, - куда! этимъ еще восемналнатый вателями. Классическій періодъ нашей ливъкъ воспользовался, а я ничего не хочу тературы былъ не умнъе, но какъ-то благоимъть общаго съ восемнадцатымъ въкомъ; родне нынешняго; тогда пускались въ лино воть вдругь блеснула свётлая мысль: хочу тературу изъ славы, изъ извёстности и тольвывесть людей допотопныхъ и потомъ людей ко люди, по крайней мъръ знавшие граммаходящихъ, мыслящихъ и говорящихъ вверхъ тику, знакомые съ литературнымъ тактомъ ногами-и тутъ предупредила меня игривая своего времени, не чуждые здраваго смысфантазія барона Брамбеуса. Ну, пов'трите ла; теперь же романтизмъ освободилъ насъ и ли, почтенный издатель «Телескопа», куда отъ грамматики, и отъ приличія, и отъ здрая ни бросался, какъ ни ломалъ свою бедную ваго смысла. Тогда литература была удеголову, а кончилъ тъмъ, что пришелъ въ ломъ какого-то привилегированнаго класса; отчаяніе, и рішился не писать ничего по теперь же пишуть и сапожники, и пирожчасти поэзіи. Но наши писатели не такъ ники, и подъячіе, и лакен и сидельцы овощробки и можетъ-быть не такъ горды и са- ныхъ и мучныхъ лавокъ, словомъ, -- всѣ, кто молюбивы въ этомъ отношеніи, какъ я: они, только умѣстъ чертить на бумагь каракульзнай свое — тормошать старину и слушать ки. Откуда набралась эта сволочь? Отчего не хотять ни публики, ни рецензентовь, она такъ расхрабрилась? Гдф рычагъ этой Честь и слава ихъ храбрости, но каково внезапной и живой литературной двятельпубликъ-то отъ этой храбрости? Но публикъ ности? Я уже сказалъ, что его надо искать по двломъ: кто ее заставляетъ пробавляться въ карманъ. Знаете ли что, почтеннейший истертой стариной? — А каково рецензен- Никслай Ивановичъ! я душевно люблю пратамъ-то? – Но и имъ по деломъ: кто ихъ за- вославный русскій народъ и почитаю за честь ставляеть писать рецензіи и горячиться изъ и славу быть ничтожной песчинкой въ его пустяковъ: —А каково обозрѣвателимъ-то — массѣ; но моя любовь сознательная, а не что имъ остается обозрѣвать? - А кто ихъ слѣная. Можетъ-быть вслѣдствіе очень позаставляеть обозрѣвать, когда нечего обо- нятнаго чувства я не вижу пороковъ русзравать? — Они и не обозравають!... И слава скаго народа, но это нисколько не машаеть мнъ видъть его странности, и я не почитаю И посл'в этого вы, милостивый государь, за гръхъ пошутить, подъ веселый часъ, добтребуете отъ меня -- чего-же? -- обозрънія!... родушно и незлобиво, надъ его странностя-Но, видно, делать нечего—и я, въ угожде- ми, какъ всякій порядочный человекъ не поніе вамъ, посвящаюсь въ обозрѣватели!... читаеть для себя за униженіе посмѣяться

инегла нать собственными своими недостат- ло ему, что правосудіе не средство къ жизни. ками. Знаете ли вы, въ чемъ состоить глав- что присутственное мъсто не лавка, глъ отпуная странность вообще русскаго человъка? скають и права, и совъсть оптомъ и по-ме-Въ какомъ-то своеобразномъ взглядь на ве- лочи, что судья не воръ и разбойникъ, а ши и упорной оригинальности. Его упре- защитникъ отъ воровъ и разбойниковъ. Покають въ подражательности и безхарактер- томъ быль на Руси другой парь умный п юсь); но этоть упрекь неоснователень; рус- подтвердиль русскому человьку учиться, а гинальность. Пробътите въ умъ вашемъ всю всего сильнье; но что жъ вышло?.. Правда, самому себв и вследствіе этого страхъ какъ что русскій человекъ самобытень и оригижественной втрой? Перенесь ся священныя чему нельзя приглядаться?... имена на свои языческіе предразсудки: Св. Власію поручиль должность бога Волоса, скій человѣкъ поступиль точно такъ же. Перуновы громы и молнін отдаль Ильб-про- какъ и со всёмь тёмь, о чемь я уже говоумный и великій, который захотіль русска- Литература наша началась при Елисаветі, го человъка умыть, причесать, обрить, оту- а получила нъкоторую осъдлость при Екачить отъ лени и невежества: взвыль рус- терине И. Намъ известно, что въ царствоскій челов'єкъ гласомъ веліемъ и замахаль ваніе этой великой жены наша литература льзная, рука крыпкая, и потому русскій че- скимъ литературамъ, подъ вліяніемъ франстроить, и рубить. И въ самомъ дёлё, рус- такое XVIII вёкъ-объ этомъ всякій знаетъ. скій человѣкъ сталь походить съ виду какъ Мы скажемъ только, что XVIII вѣкъ быль будто на человъка: и умыть, и причесань, малый веселый и разгульный, любиль мягко и одътъ по формъ, и знаетъ грамату, и поспать, сладко повсть, пьяно попить и ни о кланяется съ пришаркиваніемъ, и даже под-чемъ не тужить. Веселиться-была его цёль. ходить къ ручке дамъ. Все это хорошо, да и все средства почиталь онъ позволенными вотъ что худо: кланяясь съ пришаркивані- къ достиженію этой цёли. Всёмъ извёстна емъ, онъ, говорятъ, расшибалъ носъ до кро- мудрая русская пословица: «богатый на деньви, а подходя къ ручкамъ прелестныхъ ги, а голь на выдумки». Поэты и вообще лидамь, наступаль на ихъ ножки, цвиляясь тераторы были тогда люди бвдные и неважза свою шпату, не умья справляться съ трех- ные, но это не помышало имъ веселиться науголкой; выучивъ наизусть правила, начер- равнё съ людьми богатыми и веселыми: они танныя на зерцаль рукой великаго царя, онъ надьли на себя ливреи людей богатыхъ и не забыль, не разучился спрягать глаголь важных и за ихъ столами, въ восторг рабрать подъ всёми видами, во всё времена, дости, запёли пёсни дивныя, живыя. Кого по всемъ лицамъ безъ изъятія, по всемъ жъ они восиввали? Героевъ тогда не было; числамъ безъ исключенія; надъвши мундиръ, греческая литература была плохо понимаема, онъ смотрълъ на него не какъ на форму но хорошо была понята литература латиниден, а какъ на форму парада, и не хотелъ ская-и стали воспевать меценатовъ! Да слушать, когда мудрое правительство толкова- какъ было и не воспевать ихъ? Люди были

ности я самъ, гръшный, вследъ за други- добрый; видя, что добро не можетъ пустить ми взводиль эту небылицу (въ чемъ и ка- далско корня тамъ, гдв неть науки, онъ скому человъку вредить совствить не подра- за ученье объщаль ему большой чинъ и жательность, а, напротивъ, излишняя ори- знатное мъсто, думая, что приманка выгозы его исторію- и доказательство явится передъ русскій человъкъ смышленъ и понятливъ; коли глазами. Воть они... Но постойте: чтобъ яс- захочеть, такъ и самого немца заткнеть за нте выразить мою мысль, я долженъ при- поясъ... И точно, русскій принялся учиться. бавить, что русскій челов'єкъ съ чрезвычай- но только, получивъ чинъ и м'єсто, бросалъ ной оригинальностью и самобытностью со- тотчасъ книги и принимался за карты--оно елиняетъ уливительную неловърчивость къ и лучше!.. Итакъ, не ясно ли послъ этого, любить перенимать чужое, но, перенимая, налень, что онь никогда не подражаль, а кладеть типъ своего генія на свои заимство- только браль изъ-за-границы формы, оставванія. Такъ, еще въ давніе вѣка прослы- ляя тамъ идеи, и одѣвалъ въ эти формы шаль русскій человікь, что за моремь хо- свои собственныя идеп, завізщанныя ему роша въра и пошель за нею за море. Въ предками. Конечно къ этимъ доморощенэтомъ случать онъ по счастью не ошибся; нымъ идеямъ не совстив шель заморскій но какъ поступилъ онъ съ истинной, бо- нарядъ, но къ чему нельзя привыкнуть, къ

Обратимся къ литературъ. Съ ней русроку, и т. д. Итакъ, вы видите, перемѣ- рилъ. Какъ все прочее, она у него - пвѣнидись слова и названія, а иден остались токъ пересаженый и, надо сказать, какъ все все тъ же! Потомъ явился на Руси дарь хорошее, не имъ самимъ, а правительствомъ. руками и ногами; но у царя была воля же- находилась, подобно почти встмъ европейловекъ, волей или неволей, а засель за аз- цузской. Французская литература была тогда буку, началь учиться и шить, и кроить, и полнымъ выраженіемъ XVIII вѣка, а что

иногда и употребляли ихъ вмасто плеваль- наламъ и приступаю къ лалу. ницъ, но что жъ за бъда въдь утереться не Но съ какихъ журналовъ должно мнь натрудно. Этого было довольно для русскаго чать? Съ московскихъ, или петербургскихъ? человека: онъ такъ хорошо на этотъ разъ И потомъ, съ какого именно?-Начинаю, по сошелся съ французомъ, что взялъ идею и старшинству и важности, съ «Библіотеки для форму и слѣтовательно, еще въ первый разъ, Чтенія», а за нею брошу взглядъ на прочіе явился совершеннымъ подражателемъ. Тогда- петербургские журналы. У меня есть причина, то ношли наши оды съ любимымъ словеч- и причина очень достаточная для этого предкомъ: «о ты», и пр. По въ мірь все оканчи- почтенія въ пользу «Библіотеки для Чтенія». вается, кончился и XVIII выкъ, кончился журналь, владыющій большимъ противъ свовездь, а у насъ еще здравствоваль, и только ихъ собратій числомъ подписчиковъ и впровъ одной литературъ сталъ измъняться. Въ должение не одного уже года поддерживаэтомъ отношении мы должны съ благодар- емый постояннымъ вниманиемъ публики, таностью произносить имя Жуковскаго, позна- кой журналь, говорю я, можеть быть не комившаго нась съ германской латературой дучній, но, безъ сомнінія, долженъ быть и нередавшаго намъ пісколько благоухан- важнівншій; потому что все, что пользуется ныхъ пвътовъ ся. Были дарованія, но иныя авторитетомъ, заслуженнымъ или не заслуизъ нихъ шли не своей дорогой, сбиваемыя женнымъ, все, что имъетъ на публику бодь-XVIII въкомъ, и остались только въ литера- шое вліяніе, хорошее или вредное, все то турныхъ обозрвніяхъ, а не въ памяти на- важно и достойно вниманія и прилежнаго рода; другія, по своей незначительности, ус- изследованія, а «Библіотека для Чтенія» во пил добиться только эфемерной славы. Идея встхъ этихъ отношенияхъ есть первый и пскусства и потребность искусства прояви- важнейший въ Россіи журналь, и следовались только въ началь третьяго десятильтія тельно обозрыватель съ него подженъ начинастоящаго в'яка; но кром'в Пушкана и Гри- нать свой разборъ. О прочихъ петербургбовдова не было поэтовъ; зато, какъ я уже скихъ журналахъ я буду говорить тотчасъ и говориль выше, было много обозрѣній.

воть какое: сначала наша литература роди- вследстве основательной и важной причины: лась вследствіе мысли правительства и сим- все петербургскіе журналы, какъ я покажу патін характера русскаго народа къ господ- это ниже, им'єють въ своемъ направленіи, ствовавшему тогдахарактеру французовъ; по- духв и правилахъ много общаго съ «Библіотомъ она сдълалась подражательницей вдругъ текой», хотя въ то же время они суть не нъсколькихъ литературъ; теперь... теперь... болье, какъ жалкія пародін на этотъ соблаз-Но позвольте мнв послв вывести полный и нительный для нихъ образець: тв же цвди, удовдетворительный результать. Я такъ уже тв же замашки, тв же усилія, хотя и не та усталъ, а впереди предстоитъ большой трудъ: ловкость, не то умънье, не та сила, не то трудно обозръть цвътущую долину, но еще исполнение! — Да, не даромъ петербургская трудиве-безплодную аравійскую степь.

## II.

потому что, какъ на мало у насътеперь жур- отношеніяхъ, обв онъ должны находиться наловъ, но все больше, чвиъ книгъ. Раз- одна къ другой въ естественной непріязни, умвется, на тв и другія я смотрю какъ обо- какъ теперь прямодушный турокъ къ хитрозреватель, которому нужны матеріалы для обо- му персіянину, какъ некогда тяжелый англизрвнія и для котораго важно только то, очемъ чанинъ къ легкому французу. И я постараонъ что-нибудь можеть сказать; каковы бы юсь показать, сколько возможно, отличительни были наши журналы, о нихъ все-таки ныя черты, отличающія ихъ одну отъ другой можно сказать много и за, и противъ; но и поставляющія ихъ въ непріязненное отнокнигъ, стоящихъ вниманія въ какомъ бы то шеніе одну къ другой. ни было отношении, вышло безъ васъ не бо-

они богатые, поэтовъ кормили сладко, хотя прошлаго года. Итакъ, обращаюсь къ жур-

послѣ «Библіотеки» и прежде московскихъ Какое жъ следствіе изъ всего этого? А изданій, не для соблюденія порядка, а тоже книжная производительность не въ ладу съ московской: каждая изъ нихъ, несмотря на видимое разногласіе съ самой собой, им'я тъ общій характерь, одно направленіе, одно основаніе, и, вследствіе совершенной противу-Начинаю мое обозрвніе съ журналовъ, положности другь съ другомъ во всёхъ этихъ

«Библіотека для Чтенія» начинаеть уже лее двухъ или трехъ. Здесь я опять долженъ третій годъ своего существованія, и, что употребить оговорку: такъ какъ моему раз- очень важно, она нисколько не измъняется смотрънно подлежатъ книги только по части ни въ объемъ, ни въ достоинствъ своихъ книхудожественной и притомъ оригинальныя, то жекъ, ни въ духв и характерв своего направи не удивительно, что я нахожу такъ мало ленія; она всегда вфрна себф, всегда согласна жчигъ, вышедшихъ въ послъднее полугодіе съ собой, словомъ, пдеть шагомъ ровнымъ,

всегла къ одной цели; не обнаруживаеть ни справедливости, по заслуге: всякому изусталости, ни страха, ни непостоянства. Все въстно, что этотъ книгопродавенъ велетъ это чрезвычайно важно для журнала, все это торговлю большую и следовательно составляеть необходимое условіе существова- состояніи ділать большіе обороты и пунія журнала и его постояннаго кредита у скаться въ важныя предпріятія; это обстояпублики: въ то же время это показываеть, тельство ручалось за исправный выходъкничто «Библіотекой» дирижируеть одинь чело- жекь, за ихъ типографическое достоинство. въкъ, умный, довкій, смътливый, дъятель- за хорошую и честно выполняемую плату ный. - качества, составляющія необходимое сотрудникамъ журнала. Правда, это обстояусловіе журналиста: ученость здісь не мін- тельство, съ одной стороны благопріятствуя шаеть, но не составляеть необходимаго усло- зарождавшемуся предпріятію, съ другойвія журналиста, для котораго въ этомъ отно- могло и повредить ему, потому что публика шеній гораздо необходимье универсальность знала, что владылець журнала не могь быть образованія, хотя бы и поверхностнаго, мно- ни его издателемъ, ни его редакторомъ, ни ныхь, энциклопедизмъ, хотя бы и мелкій. О женъ быль поручать изданіе своего журнала падали и нападають сперва враги, а нако- изобжнымъ следствиемъ чего должно быть по гроба, пожертвовавшие ей собственными духи и направлении издания; притомъ пувыгодами, разумфется, въ чаяніи большихъ бликъ были извъстны въ числь редакторовъ отъ союза съ сильнымъ и богатымъ собра- имена Греча и Булгарина, издателей очень томъ: а «Библіотека» все-таки здравствуеть, посредственных журналовъ и авторовъ очень см'вется (большей частью молча) надънапад- плохихъ романовъ, и она лишь впосл'едствии ея неслыханнаго кредита у публики? Если бы теекъ и корректорами «Библіотеки», что я сталъ утверждать, что «Библіотека»—жур- Тю-тюнджи-оглу не имѣлъ ничего общаго см'яться надъ здравымъ смысломъ читателей что самый языкъ и правописание всехъ стадоказательствъ, и первенство и важность же, а не имъ; но нашей публикъ до этого не торитета. На «Библіотеку», на Брамбе- то обстоятельство, что новый журналь быль

поступью твердой, всегда по одной дорогь, ки большую довъренность, и пріобръль по госторонность познаній, хотя бы и верхогляд- даже его сотрудникомъ, что потому онъ дол-«Библіотекѣ» писали и пишуть, на нее на- разнымъ лицамъ, одному послѣ другого, ненецъ и друзья, поклявшіеся ей въ вірности разногласіе въ мизніяхъ, противорічіе въ ками своихъ противниковъ! Въ чемъ же за- могла увидъть, что Гречъ и Булгаринъ были ключается причина ея неимовърнаго уситаха, и остались только вкладчиками своихъ станалъ плохой, ничтожный, это значило бы съ ними въ своей ловкости, умв. остроумии, и надъ самимъ собой; факты говорятъ лучше тей, особенно последнее, принадлежали ему «Библіотеки такъ ясны и неоспоримы, что было нужды; ей обыщаны были толстыя книги противъ нихъ нечего сказать. Гораздо лучше и участіе почти всехъ знаменитостей — этого показать причины ея могущества, ея ав- для нея было достаточно. Итакъ, одно уже уса и на Тю-тюнджи-оглу (что все по- собственностью богатаго и честнаго книгочти тождественно) было много нападокъ, продавца, была одной изъ сильнейшихъ причасто безсильныхъ, иногда сильныхъ, было чинъ его успъха. Потомъ-это участіе почти много аттакъ, часто невфрныхъ, иногда впо- всехъ знаменитостей нашего письменнаго падъ, но всегда безполезныхъ. Не знаю, міра, эти имена, выставленныя въ программъ правъ я или нътъ, но мнъ кажется, что я и на оберткахъ «Библіотеки», какъ залогъ нашель причину этого успъха, столь проти- того, что вся литературная двятельность вор вчащаго здравому смыслу, и такъ проч- должна сосредоточиться въ одномъ изданіи, наго, этой силы, такъ носящей въ самой себъ чего никогда не бывало, о чемъ самая мысль зародышь смерти, и такъ постоянной, такъ всегда казалась несбыточной, --- какая прине слабъющей. Не выдаю моего открытія за манка для нашей довърчивой публики!... новость, потому что оно можетъ принадле- Правда, некоторые изъ авторовъ, имена кожать многимъ; не выдаю моего открытія и торыхъ двенадцать разъ въ годъ повторялись за орудіе, долженствующее быть смертель- на оберткахъ журнала, не подарили его ни нымъ для разсматриваемаго мной журнала, одной статьей; правда, нъкоторыя изъ знапотому что-истина не слишкомъ сильное ору-меннтостей сошли съ обертки, къ немалому діе тамъ, гдѣ еще нѣтъ литературнаго обще- вреду репутаціи журнала; правда, и половина ственнаго мнънія. «Библіотека» есть жур- оставшихся именъ, при второмъ годъ, соналъ провинціальный: вотъ причина ея силы. всёмъ исчезла съ обертки; правда, большая Разсмотримъ это. Но я долженъ взять нѣ- часть этихъ знаменитостей была совсвмъ не сколько повыше, долженъ упомянуть о ся на- знаменита, и между этими знаменитостями чаль, ея зарожденіп на свыть. Всякому из- многія были сдыланы на скорую руку, ради въстно, что этотъ журналъ основанъ книго- предстоящей потребности, многія незнаменипродавцемъ, который пріобр'яль у публя- тости были произведены въ знаменитости. товары и нагло и почти насильно затаски- для провинцій?... вающей покупателя въ свою лавку, то я за-

заль, что тайна постояпнаго успъха «Библіо» и о русскихъ повъстяхъ; иностранныя под-

произведены самимь этимь журналомь, ради теки» заключается въ томъ, что этотъ журпредстоящей нужды; но нашей публикт не налъ есть по преимуществу журналь провинбыло до того нужды: она попрежнему встрь- ціальный, и въ этомъ отношеніи невозможно чала постоянно некоторыя имена пли въ са- не удивляться той довкости, тому уменью, момъ дъль любимыя ею, или къ которымь тому искусству, съ какими онъ приноравлиона пригляделась, что для нея все равно, и, вается и подделывается къ провинціи. Я не повърчивая, невзыскательная, питала теплую говорю уже о постоянномъ, всегда правильвъру ко всему, что выдавали ей за талантъ номъ выходь книжекъ, одномъ изъ главивии геній сами эти же таланты и геніи. Лело шихъ достопиствъ журнала: остановлюсь на было сделано, а русскій человекь вообще числе книжекь и продолжительности срока сговорчивъ и въ литературныхъ дълахъ за ихъ выхода. Я думалъ прежде, что это должно неустойкой не гонится, если вы исполнили обратиться во вредъ журналу; теперь вижу хоть часть условій — такъ мало избалованъ въ этомъ тонкій и вѣрный разсчеть. Предонъ полными устойками. Присоедините къ ставьте себъ семейство степного помъщика, этому его уважение къ авторитетамъ, къ гром- семейство, читающее все, что ему попадется, кимъ именамъ, его довърчивость ко всему, съ обложки до обложки; еще не усивло оно что другими или самимь собой провозгла- дочитаться до последней обложки, еще не шается за дарованіе. Итакъ, воть вторая и усп'єло перечесть, гд'є принимается подписка, очень важная причина усивха «Библіотеки» и оглавленіе статей, составляющихъ содерпри самомъ ея началь. Теперь следуеть жаніе нумера, а ужь къ нему летить другая третья, не менте важная: кто не помнить книжка, и такая же тодстая, такая же жирхвастливаго и, можно сказать, безстыдно-са- ная, такая же болгливая, словоохотливая, гоможвальнаго объявленія объ изданія «Библіо- ворящая вдругь однимь и нѣсколькими язы теки: ? кто не помнить возгласовъ «Съверной ками. И въ самомъ дълъ, какое разнообра-Ичелы», которая прожужжала всемъ уши, зіе!—Дочка читаетъ стпхи Ершова, Гогніева, что, кто не подпишется на «Библіотеку», Струговщикова и новъсти Загоскина, Ушатотъ не патріотъ, тотъ не любитъ отсчества, кова, Панаева, Калашникова и Масальскаго: не желаетъ ему добра, что тотъ ренегатъ, сынокъ, какъ членъ новаго поколѣнія, чп-измѣниякъ?—И что же?—Это хвастливое таетъ стихи Тимооеева и повѣсти барона объявление, эти вопли, эти возгласы во Брамбеуса; батюшка читаетъ статьи о двухвсякомъ другомъ обществъ были бы почте- польной и трехпольной системахъ, о разныхъ по крайней мірь за неприличные, способахъ удобренія земли, а матушка о новозбудили бы подозрѣніе, недовѣрчивость и вомъспособѣ лечить чахотку и красить нитки; убили бы предпріятіе въ самомъ его заро- а тамъ еще остается для желающихъ кридыш'ь; но у насъ это-то чуть ли и не есть тика, литературная летопись, изъ которыхъ върнъйшее средство успъха. Я часто замъ- можно черпать горстями и пригоршнями гочаль за самимь собой, что когда мив случа- товыя (и часто умныя и острыя, хотя рёдко лось ходить для покупокъ въ городъ, и когда справедливыя и добросовъстныя) сужденія о слухь мой оглушался, и мое человвческое современной литературы; остается пестрая, достоинство оскоролялось невѣжливой и гру- разнообразная смѣсь; остаются статьи учебой политикой нашей національной коммер- ныя и новости иностранныхъ литературъ. ціи, громко и неистово превозносящей свои Не правда ли, что такой журналъ-кладъ

Но постойте, это еще не все: разнообразіе мвчалъ, что чуть ли не всегда попадалъ я не мвшаетъ и столичному журналу и не мовъ самую горластую, въ самую наглядную жетъ служить исключительнымъ признакомъ лавку: что дёлать — челов'якъ русскій! — Про- провинціальнаго. Бросимъ взглядъ на каждое клинаешь это азіатское самохвальство, эту отдівленіе «Библіотеки», особенно и попредательскую въжливость, сбивающуюся на рядку. Стихотворенія занимають въ ней осоуниженіе, эту безстыдную наглость, и къ ней-то бое и большое отділеніе: подъ многими изъ именно и попадаешь, какъ рыбка ча удочку -- нихъ стоятъ громкія имена, каковы: Пушкина, на Руси такъ изстари ведется!.. Итакъ, вотъ Жуковскаго, подъ большей частью стоятъ три причины, сділавинія «Библіотеку» сильной, имена знаменитостей, выдуманныхъ и сочикогда еще «Библютеки» не было и на свъть! ненныхъ наскоро самой «Библютекой»; но Теперь посмотримъ, какими средствами ивтъ нужды: тугъ все идетъ за знаменитость; умвла она поддержать себя во мевній пу- до достоинства стиховъ тоже мало нужды: блики или, лучше сказать, какими средствами имена, подъ ними подписанныя, ручаются умьла сдылать себя необходимой для публики за ихъ достоинство, а въ провинціяхъ этого и, всеми осуждаемая, всеми ненавидемая, ручательства слишкомъ достаточно. То же еделать всехъ своими подписчиками? Я ска- самое, въ отношени именъ, должно сказать

писаны именами, которыя для провинцій непременно должны казаться громкими. хотя бы и не были громки на самомъ дъль: ванность и невёжество въ дёлё изящнаго. А «Библіотека» — журналъ провинціальный!

III

Теперь я буду следить за «Библіотекой» полиисаны именами журналовъ громкихъ и шагъ за шагомъ; я обнаружу всю ея полиизвастныхъ во всемъ міра. То же должно тику, изъясню подробнае причины ея могусказать и о прочихъ отдъленіяхъ «Библіо- щества. Я не буду пускаться о «Библіотекѣ» теки». Теперь скажите, не большая ли это въ излишнія разсужденія, буду представлять выгода для провинцій? — Вамъ изв'єстно, какъ одни факты, а тамъ пусть понимають ихъ. много и въ столицахъ людей, которыхъ вы какъ угодно. Ло сихъ поръ я следалъ только привели бы въ крайнее замешательство, предисловіе, определиль точку зренія, съ копрочтя имъ стихотвореніе, скрывши имя его торой гляжу на «Вибліотеку»; теперь покажу. автора и требуя отъ нихъ мивнія, не выска- что я вижу въ ней. Прошу васъ не забыть, зывая своего; какъ много и въ столицахъ что основная мысль моя о «Библіотекъ» содюлей, которые не смёють ни восхититься стоить вь томъ, что этоть журналь провинстатьей, ни сердиться на нее, не заглянувъ ціальный; что онъ издается для провинціи и на ея подпись. Очень естественно, что такихъ силенъ одной провинціей. Итакъ, приступаю дюдей въ провинціяхъ еще больше, что люди къ подробнайшему объясненію признаковъ съ самостоятельнымъ мевніемъ попадаются ея привилегированнаго провинціализма. Я туда случайно и составляють тамъ самое не почитаю за нужное слишкомъ распрострарадкое исключение. Между тамъ и провин- няться о стихотворномъ отдала «Библіопіалы, какъ и столичные жители, хотять не теки». Пора стиховъ миновала въ нашей только читать, но и судить о прочитанномъ, литературф: наступила пора смиренной прохотять отличаться вкусомъ, блистать образо- зы. Хоронияхъ стиховъ тенерь не достанешь ванностью, удивлять своими сужденіями, и ни за какія деньги, и потому «Библіотека» они ділають это, ділають очень легко, безь не виновата, что помінцаеть дурные стихи; всякаго опасенія компрометтировать свой но она виновата въ томъ, что выдаеть ихъ вкусъ, свою разборчивость, потому что имена, за хорошіе. Это съ ея стороны разсчеть, —разподписанныя подъстихотвореніями и статьями счеть, въ который входить преимущественно «Библіотеки», избавляють ихъ оть всякаго провинція. Итакъ, о стихахь нечего много опасенія посадить на мель свой критицизмъ говорить; но можно побольше поговорить о и обнаружить свое безвкусіе, свою необразо- прозаическом отділеніи русской словесности.

Разумвется, это отделение состоить преэто не шутка!--Въ самомъ дълъ, кто не при- имущественно изъ повъстей и можетъ назнаеть проблесковь генія въ самыхъ сказ- зваться по преимуществу провинціальнымъ. кахъ Пушкина, потому только, что подъннми Пересматриваю «Библіотеку», и чьи имена стоять это магическое имя «Пушкинъ»? То же встрвчаю въ отделф повестей русской и въ отношени къ Жуковскому. А чемъ ниже фабрики? -- Во-первыхъ, Загоскина, Ушакова; Пушкина и Жуковскаго Тимоееевъ п Ершовъ? въ «Библіотекв» это знаменитости первой Ихъ хвалитъ «Библіотека», лучшій русскій величины, авторитеты, лучезарнымъ св'єтомъ журналь, и принимаеть въ себя ихъ произ- которыхъ она озаряется съ особеннымъ удоведенія. — Можеть ли быть посредственна или вольствіемъ, съ особенной хвастливостью; понехороша повъсть Загоскина? Въдь Загоскинъ томъ повъсти Степанова, Маркова и многихъ -авторъ «Милославскаго» и «Рославлева», а другихъ, именъ которыхъ я не могу уповъ провинціи никому не можеть придти въ мнить по причина ихъ множества: эти знаголову, что эти романы, при всёхъ своихъ менитости недавнія, авторитеты юные. Чтодостоинствахъ, теперь уже не то, чёмъ были, бы яснёе развить мою мысль, я долженъ разили по крайней мфрф, чфмъ казались нфкогда. смотрфть попристальнфе нфкоторыя изъ этихъ Можетъ ли быть не превосходна повъсть повъстей. Въ такомъ случать мит надо бъ Ушакова, автора «Киргизъ-Кайсака», «Кота было начать съ Загоскина, какъ первой зна-Бурмосвка», бывшаго сотрудника «Москов- менитости «Библіотеки», въ которой онъ поскаго Телеграфа», сочинителя длинныхъ, мѣстилъ двѣ повѣсти: «Вечера на Хопрѣ» и скучныхъ и ругательныхъ статей о театрь? «Три Жениха, провинціальные очерки»; но Провинція и подозр'євать не можеть, чтобъ первой я совс'ємь не читаль, а о второй знаменитый Ушаковъ теперь быль уволень упомянуль слегка при отзывь о «Недовольизъ знаменитыхъ въ чистую. --Кто усомнится ныхъ» и, мнъ кажется, довольно удачно уловъ достоинстве повестей Панаева, Калашни- вилъ ея характеристику, что, разумется, кова, Масальскаго? — Да, въ этомъ смыслѣ очень не трудно было сдѣлать. Итакъ, не желая повторять одно и то же, замвчу только, что Загоскинъ очень удачно назвалъ свою повъсть «провинціальными очерками»: этимъ названіемъ онъ написалъ на нее самую дучшую критику а priori, а пом'вще- платкомъ. Короческазать: почтенн'яйшій Ушаніемъ ея въ «Библіотекѣ» слѣдадъ на нее ковъ сдѣдадся теперь прозаическимъ Измайсамую дучшую критику a posteriori!.. Обра- ловымъ. Переходъ удивительный, метамор-

шаюсь къ Ушакову.

извъстенъ гибкій и универсальный таланть и увлекся народностью. Ушакова: вы, върно, еще не забыли, что онъ писаль накогда предлинныя, преиспол. мнв, почтенный издатель «Телескопа», слвненныя славянскаго остроумія и прескучныя лать здісь небольшое отступленіе отъ матестатьи о театр'я; вы помните также, что онъ, рін и оставить на минутку-другую Ушако-Ушаковъ, писалъ прездыя, хотя ужъ и че- ва. Я хочу сказать или, скорбе, повторить резчуръ холодныя, сатирическія аллегоріп, уже сказанное мною когда-то о народности; и въ этомъ роль явился основателемъ и гла- этотъ предметь занимаеть теперь вскур, вы вой важной, хотя и безлюдной школы: я раз- сами пишете объ немъ, и потому я считаю умью «Кота Бурмоська»; потомь знаете, теперь кстати подать свой голось. Что тачто онъ написаль очень порядочный романъ кое народность въ литературъ? Отражение «Киргизъ-Кайсакъ». Да, все это, должно быть, индивидуальности. характерности народа, вамъ давно извъстно, но вотъ чего вы на- выражение духа внутренней и внъщней его върное не знаете: Ушаковъ не удовольство- жизни, со всеми ея типическими оттенками, вался пріобретенной славой въ этихъ трехъ красками и родимыми пятнами—не такъ ли? родахъ, пошелъ дале, какъ и следуетъ вся- — Если такъ, то, мне кажется, нетъ нужды кому сильному дарованію. Сперва онъ сдів- поставлять такой народности въ обязанность даль попытку воскресить на Руси духъ по- истинному таланту, истинному поэту; она койнаго Августа Лафонтена, и написалъ по- сама собой непременно должна проявляться въсть «Марихенъ», но этотъ опыть не удался: въ творческомъ создании. Вы признаете боль-«Марихенъ» не только не разбудила Августа шее или меньшее вліяніе индивидуальности Лафонтена, но и сама заснула съ нимъсномъ поэта на его произведенія, какъ бы они разнепробуднымъ. Эта неудача не лишила од- нообразны ни были! Вы не станете отрицать, нако бодрости Ушакова; какъ просвъщенный что чёмъ дарованіе поэта сильнёе, тёмъ оно и опытный литераторъ, онъ понялъ, что не- оригинальнее! Итакъ, если личность поэта льзя идти противъ духа времени, и бросился должна отражаться въ его твореніяхъ, то въ другую сторону, въ которой вполна со- можеть ли не отражаться въ нихъ его назнаваль свое направление и свое назначение: родность? Развѣ всякій поэть, прежде чѣмь онъ решился сделаться народнымъ. Разска- онъ человекъ, не есть русскій, французъ или завин намъ довольно увлекательно о стра- нъмецъ? Возьмемъ поэта русскаго: онъ роданіяхъ юной аристократки, разсказавъ о дился въ странь, гдь небо свро, сньга глустраданіяхъ Киргизъ-Кайсака, плебея по ро- боки, морозы трескучи, вьюги страшны, літо жденію, но аристократа по мысли и чувству, знойно, земля обильна и плодородна: разв'в онъ теперь бросился совершенно въ проти- все это не должно положить на него особенвоположную сторону и принялся за плебеевъ, наго характеристическаго клейма? Онъ въ плебеевъ по рожденію, плебеевъ по уму, чув- младенчестві слышаль сказки о могучихъ ству и образованности. Уже не балы, а ве- богатыряхъ, о храбрыхъ витязяхъ, о пречеринки рисуетъ теперь намъ его чудотвор- красныхъ царевнахъ и княжнахъ, о злыхъ ная кисть, и само собой разумвется, что отъ колдунахъ, о страшныхъ домовыхъ; онъ съ этихъ вечеринокъ слухъ нашъ поражается малолетства пріучиль свой слухъ къ жалобне звуками кадрилей и мазурокъ, зръніе — ному, протяжному пънію родныхъ пъсенъ; не блестящими люстрами и кенкетами, обо- онъ читалъ исторію своей родины, которая няніе не благовонными парфюмами, а побран- не похожа на исторію никакой другой страками и плоскими шутками, чадомъ сальныхъ ны въ мірѣ; онъ провель льта своей юности свечей и запахомъ водки, ерофеича, разнаго среди общества, которое не похоже ни на касорта наливокъ, а иногда и простой сивухи, кое другое общество; онъ принадлежитъ къ сельдей, икры паюсной и зернистой, дуку народу, который еще не живеть полной жиззеленаго и рыпчатаго, жареной печенки, и нью, но укотораго настоящее уже интересно, пр., ипр.; вивсто кна ..., кавалеристовъ, дамъ, какъ шагъ, какъ переходъ къ прекрасному теперь онъ выводить и скромныхъ отстав- будущему, у котораго это будущее еще въ ныхъ пёхотинцевъ, и купцовъ третьей гиль- зародышё, еще въ зернё, но уже такъ богадін, и мізшанть всёхть разрядовть, словомть, —все, то надеждами!.. Потомть, если онть поэтть, почто носить бороду, одвается възипунъили этъ истинный, то не долженъ ли сочувстводлиннополый сюртукъ съ высокимъ лифомъ, вать своему отечеству, разделять его надежвъ твлогрейку или даже въ поняву, а го- ды, болеть его болезнями, радоваться его лову повязываеть бумажнымь или парчевымь радостями?.. Кто не согласится съ этимъ, кто

фоза чудесная, но вмёстё съ тёмь и очень Вамъ, почтеннъйшій Николай Ивановичь, понятная: Ушаковъ покорился духу времени

Народность въ литературф!.. Позвольте

булеть противоръчить этому?—Итакъ, спра- ственно народа, жизнь массы, и автору очень шиваю: можеть ли русскій поэть не быть естественно было бы впасть въ простонародрусскимъ поэтомъ, русскимъ не по одному ность, но онъ остадся только народнымъ, и рожденію, а по духу, по складу ума, по фор- въ томъ же самомъ смыслѣ, въ которомъ намъ чувства, какъ бы ни глубоко былъ онъ роденъ Пушкинь. Отчего жъ это? Оттого. проникнуть европеизмомъ? Да, почтенней- что Гоголь поэтъ, что онъ владеть высокимъ шій издатель, если поэть владеть истиннымь и могучимь талантомь; оттого, что въ его талантомъ, онъ не можетъ не быть народ- описаніи какой-нибудь глупой ссоры двухъ нымъ, лишь бы только творилъ изъ души, а идіотовъ, или пошлой жизни двухъ простане мудриль умомь, не браль работой?.. Возь- ковъ я вижу взглядь на жизнь, взглядь грумите Крылова: оставляя покуда въ сторонъ стно-щутливый; я воображаю, сколько въ мівопросъ о баснъ, какъ художественномъ про- ръ людей, которыхъ жизнь проходитъ въ меизведеній, и смотря на него самого даже не дочахъ эгоизма, въ ѣдѣ, питьѣ и спаньѣ, и какъ на поэта, а какъ на краснобая, не ви- которые думають, что они живуть и дедають лите ли вы въ немъ чиствишей народности, должное; воображаю и мив становится грубезъ всякой примеси тривіальности; не до- стно... Самыя такъ-называемыя сальности и казывается ли его народность и живымъ со- плоскости, которыя у всякаго другого были чувствіемъ къ нему народа русскаго, и его бы неминуемо отвратительны, въ пов'єстяхъ непереводимостью ни на какой языкъ въ мірь? Гоголя отличаются какой-то граціей, смяг-— Теперь возьмемъ другую сторону, совер- чаются какой-то наивностью; встричая сашенно противоположную этой, возьмемъ мыя рёзкія изъ нихъ, вы прощаете ихъ ав-«Онвгина», лучшее произведение Пушкина: тору, какъ прощаете гримасу прекрасной п разв'є эта Татьяна, Ольга, этоть Ленскій, эти дюбимой женщинь! Что же следуеть изъвсестарики Ларины, эти провинціальныя фигу- го этого? А то, что у кого есть таланть, кто ры, Буяновы, Петушковы, Зарецкіе, самый поэть истинный, тоть не можеть не быть Онъгинъ развъ они, будучи лицами типи народнымъ! ческими, человъческими и слъдовательно всемірными, не принадлежать исключитель- быть народнымь, тотъ всегда будеть простоно къ русскому міру, не взяты изъ русской народнымъ и тривіальнымъ; тотъ можетьжизни; разве, переменивъ ихъ имена на быть верно спишетъ всю отвратительность Адольфовъ, Генріеттъ, Эрнестовъ, Амалій, низшихъ слоевъ народа, кабака, площади, вы не уничтожите ихъ смысла, ехъ значенія? избы, словомъ, —черни, но никогда не уловитъ —Но, скажуть можеть быть иные, это до- жизни народа, не постигнеть его поэзіи. Саказываетъ только, что поэтъ, зная хорошо мымъ лучшимъ и самымъ живымъдоказательсвое общество, верно описаль его, а не то, ствомъ этойистины можеть служить Ушаковъ. чтобы онь быль народень, потому что онь Онь народень въ пошло-понимаемомъ смыстакъ-же бы верно могъ описать и немецкое де этого слова, но избавь насъ Богъ отъ такой общество; следовательно народность состоить народности-она и такъ ужъ надоела намъ! во взглядь на вещи и формахъ проявленія Оставляя въ поков народность твореній Ушачувствъ и мыслей! — Такъ, милостивые госу- кова, я покажу здѣсь только ихъ провинцідари, вы почти правы, но воть въ чемъ дв- альность и следовательно ихъ важность для ло: могъ ли бы поэтъ върно описать свое об- «Библіотеки для Чтенія». Очень жалью, что щество, еслибъ онъ не симпатизироваль ему, у меня неть теперь подъ рукой той книжеслибъ не былъ участникомъ его жизни, по- ки «Библіотеки», гдё помёщена повёсть Ушавъреннымъ его тайнъ? Если жъ онъ такъ вър- кова «Сельцо Дятлово». То-то славная, тоно могъ изобразить какой-нибудь эпизодъ то чудная повъсть! Вотъ ужъ истинно наизъ европейской жизни, это значитъ только, родная и совершенно провинціальная! Въ что мы, русскіе, также причастны и европей- ней описывается прежалостная исторія, а ской жизни, какъ своей собственной. Что жъ провинція такъ дюбить жалостныя исторіи; касается до народности собственно поэта, то развязка ея счастливая, а провинція еще больвамь стоить только попристальные вглядыть - ше любить счастливыя развязки. Если я толься въ «Онъгина», чтобы въ мысляхъ и чув- ко не совсемъ забылъ, то дело, изволите виствахъ самого автора увидёть всё элементы дёть, воть въ чемь: одинъ пом'ящикъ взялъ народности, чтобы признать, что только рус- къ себъ на воспитаніе двухъ сиротокъ, мальскій поэть, и притомь въ изв'єстный моменть чика и д'явочку; едва д'явочка усп'яда сд'ядатьрусской жизни, могь такъ мыслить и чув- ся д'вушкой, какъ злод'яй лишиль ея невинствовать и такъ выражать свои мысли и чув- ности. Она отъ него, кажется, скрылась и ства! Наконецъ возьмемъ еще третью сто- пропала изъ глазъ его леть на десять. Что рону, совершенно не похожую на объ пер- же? Онъ, кажется, опять пошелъ служить я, выя, возьмемъ сочиненія Гоголя. Въ няхъ мучимый сов'єстью, искаль свою жертву, поэтизируется по большей части жизнь соб- чтобъ какъ-нибудь загладить свое преступле-

Но у кого вътъ таланта, и кто захочетъ

ніе. Наконецъ, будучи уже майоромъ, узнадъ ее въ толстой богатой вдовъ-кунчихъ, женился на ней, началь пить вивств ерофеичь, браниться съ ней по военному, а она съ нимъ по-купечески; иногда доходило и до драки: Несмотря на то, что Тихонъ Михеевичъ былъ овощныхъ лавочекъ, отличавшіяся канцеляр- бліотеки» пов'єсти. ско-мѣшанскимъ слогомъ. Все это у Уша-Ушакова: «Піюща»; эта повъсть названа пъсни: почтеннымъ авторомъ карикатурой, и названа такъ не безосновательно. Ею-то займусь яздёсь въ особенности, потому что она для васъ должна быть новостью.

любилъ чтеніе, въ особенности быль стра- бываеть провинціальная фантазія... служить слёдующее четверостишіе его ра- пришла въ голову охота запищать: боты, сделанное имъ для своей глупой и уродливой невѣсты.

Кривошенна прелестна! Льзя ль тебя мий не любить? Безъ тебя въ груди мит тесно; Не могу тебя забыть.

онъ, какъ водится, справлялся съ своей дра- чрезвычайно смёшонъ и уродливой наружжайшей половиной кулаками и пинками, а ности, длиненъ до нельзя ростомъ, «онъ былъ она, какъ волится, отдёлывалась отъ аттакъ человекъ умный, добрый и честный». Не своего сожителя когтями и ухватами; про- правда ли, что такой герой для провинціальспавшись, они мирились, и такимъ образомъ ной повъсти лучше всякаго Ахилла и Джяура? въ миръ и любви прожили до глубокой ста- Не правда ли также, что для столицы онъ рости. Братъ ея быль отданъ въ полкъ, и решительно не годится? — О! «Библіотека» старый майоръ писаль къ нему поучитель- знаеть, какія нужны для провинціи пов'єсти. ныя посланія, исполненныя правственности а Ушаковъ знаеть, какія нужны для «Би-

Тихонъ Михеевичъ женился, и вышла прекова ужасть какъ мило и занимательно и по- красная пара: жена была мала ростомъ и учительно для всёхъ вообще читателей, для толстая, зато мужъ быль длиненъ и худопровинціальных въ осебенности. Потомъ, въ шавъ: оба были глупы, какъ нельзя больше, сельмой книжкъ «Библіотеки», уже за про- и мужъ съ большимъ резономъ могъ бы прошлый годъ, безъвасъ, помёщена другая повёсть пёть этоть куплеть изь одной старинной

> Өекла, ты карикатура. Гуръ - нетесаный чурбакъ; Ты невинна, что ты дура, Я невиненъ, что дуракъ!

Быль-жиль въ Москве Тихонъ Михеевичъ, Женясь, наши дурачки такъ разнежились, сынъ небольшого чиновника, который оста- что жена мужа стала называть Тишей, а мужъ вилъ своему сыну душъ съ полсотни, плодъ жену-Піюшей, и вотъ отчего повъсть полувзяточничества. Хотя почтенный Ушаковъ и чила названіе «Піюши»: это же слово проне скрываеть отъ своихъ читатели, что ба- изведено отъ Олимпіады, а не отъ пьяницы тюшка героя его повъсти быль воръ, однако (Піюша уже впоследствіи сдълалась пьязамачаеть, что онъ «пользовался расположе- ницей, когда, къ немалому удовольствио своніемъ и одобреніемъ своихъ покровителей, его сожителя, пристрастилась къ пиву). Какъ дружбой своихъ товарищей и уважениемъ любилъ Тихонъ Михеевичъ свою дражайшую встхъ знавшихъ его». Послъ чего почтен- половину, Боже мой, какъ онъ любилъ ее! нъйшій Ушаковъ съ удивительной наив- Она была его утёхой, радостью, игрушкой; ностью прибавляеть: «этоть капиталець она бросадась со всего размаха на его тощія стоитъ насколько ревизскихъ душъ!» Не- ноги, прыгала ему на шею, скакала по комчего сказать — хорошъ каниталецъ, хороша натъ, такъ что дребезжали окна. Но земное логика!... Тихонъ Михеевичъ до сорока пяти счастье не прочно; рано или поздно, а долдъть волочился за дъвушками, но шутнины женъже быть ему конецъ, и онъ насталь, этотъ всегда измѣняли ему, и онъ послѣ каждой роковой конецъ, счастью нѣжнаго мужа. И измѣны со вздохомъ восклицалъ: «ахъ, из- что лишило блаженства добраго Тихона Мимънницы!» Когда жъ ему минуло сорокъ хеевича: бользнь или смерть жены, чума или иять льть, онь не шутя задумаль жениться холера? О, ньть, все не то! выкь будете дуна кубической или, какъ замѣчаетъ остро- мать, а все не придумаете; только чудотворумный авторъ, эллипсоидической дурищё, ная фантазія Ушакова могла изобрёсть та-Липашъ. Не смотря на то, что Тихонъ Ми- кую ужасную и непредвидънную катастрофу хеевичь не зналь «французскаго языка и супружескаго счастья. Слушайте и дивитеорій изящнаго, онъ зналъ хорошо діла, тесь, — какъ изобрітательна, какъ сміла

стенъ къ стихамъ, говорилъ хорошо, судилъ Однажды, когда Тихонъ Михеевичъ сидёлъ здраво и мастерски писаль дёловыя бумаги». въ туфляхь, во фланелевой фуфайкѣ и любо-Мы должны прибавить еще, что онъ не вался, какъ прыгала его ненаглядная Піюша, только былъ мастеръ на деловыя бумаги и а она, говоритъ авторъ, «прыгала такъ увелюбиль стихи, но и самъ быль въ душѣ глу- систо, что каждымъ ея прыжкомъ можно бокій поэть, чему доказательствомъ можеть было вколотить сваю на вершокъ, ему вдругъ

> -«Піюша! Піюшечка моя! Піюсеночекъ. «Ну, что?» - Дай мив табачку понюхать, моя

Изъ твоихъ пальчишекъ мнѣ пріятите, мой котеночекъ! — «Хорошо, хорошо!» и Піюща сунула ему табаку въ носъ – Какъ пріятно! какъ вкусно! говориль Тиша, протягивая губы къ толстымъ пальцамъ Піюши. - Любить ли ты меня? - «Люблю».—А вотъ сейчасъ узнаю. .! А . . . а . а. а. чихъ! . . правда! правда! — «Ну, такъ не люблю!» — Не любишь? . . Нътъ, не правда. Не чихается! — «Понюхай еще!» и правда. Не чихается! — «Понюхай еще!» и Піюща забила ему такую щеноть, что Тиша, еще не донюхавши, расчихался. — «Ха, ха, ха! Вотъ видишь?»—По... постой... а... чихъ!... вотъ тебя! «Я убѣгу!» — А я поймаю! И Тихонъ Михеевпчъ, расширивъ руки и но-

ги въ сажень, началъ передвигаться направо и налъво, ловя Піющу, которая такъ прыгала, что

ствны дрожали.

тебя, подъ караулъ!

(Онъ усадилъ ее въ небольшія кресла, или табуреть, стоявшій въ углу.) Сиди туть! Смир-

но!... Пока я не позову. Смирво!

И, скорчившись, онъ началъ пятиться до самой двери, приговаривая: «сидъть! сидъть!» - Тутъ онъ, все скорчившись, приподняль объ ладони противъ лица и началъ манить нальцами, крича: «цыпъ, цыпъ, сюда, сюда!» На этотъ крикъ случилось?».

Случилась бізда, и какая бізда! Воть здісьто надо видеть всю широту, всю размаши- философіи? Или хорошъ виноградъ, да зестость кисти Ушакова, и удивляться ей! Д'влэ денъ – набыешь оскомину? Перестаньте подша посадиль свою Піющу въ табуреть, ко- глазки вверхь, если только вы можете подкакъ содержащее было ограниченние содер- то дуби растутъ ваши жолуди.... жимаго, то, когда Піюша побъжала къ мужу, содержащее какъ будто обхватило содержимое Есть, онъ вспомнилъ, что его кузина вышла и приросло къ нему. Какая картина! Дорого замужъ за достаточного человъка, и отпрабы я даль, чтобь увидеть ее въ натуре! О, вился къ ней. Онъ быль принять Тишей раніемъ! Не всякому бы пришла въ голову началъ толковать Тиш'є, что онъ живеть для такая чудная идея! — Піюща разсердилась того только, чтобъжить, и пр., а Піющу сталъ и назвала своего мужа «толстоланымъ мед- вразумдять, что ея мужъ-дуракъ. Потомъ быль Виссаріонь Кривошеннь, двоюродный ковь своимь Висяшею? А воть какую: братъ Піюши. Чудное лицо этотъ Виссаріонъ Кривошеннъ, или попросту Висяша! Онъ злодей — что передъ нимъ Францъ Мооръ? въ ученики не годится. Да, фантазія Шиллера должна замерзнуть передъ фантазіей Ушакова! Вы не можете представить, какъ я радъ, что русскій поэть побъдиль нъмецкаго. А въдь знаете ли что? одна и та же причина произвела Франца Моора и Висяшу Кривошеинаненависть къ пороку! Висяща быль облагодетельствовань отцомъ Піюши, который его, сироту, выучилъ «французскому языку и другимъ наукамъ и отдалъ въ университетъ». Висяща не учился, пилъ и буянилъ въ трактирахъ, за что и былъ исключенъ изъ университета, но нисколько не унылъ

милочка! - «Вишь какой! лёнь самому встать!» - своихъ наставниковъ «отсталыми». Потомъ онъ поступиль въ военную службу, кое-какъ послужился по офицерскаго чина, послѣ чего быль выгнань и изъ военной службы за свое нахальство и дерзость. Потомъ обаялъ своими лерзкими сужденіями одного пом'ьщика, который, возымъвъ высокое понятіе о его достоинствахъ, поручилъ ему воспитаніе своихъ дътей: но такъ какъ Вися па сдълалъ ихъ неголяями, то и былъ выгнанъ изъ дому. Эта исторія повторилась съ нимъ и въ другомъ домѣ. Не правда ли, что Висяща мерзкій, негодный челов'якъ? Впрочемъ неудивительно, что онъ былъ такимъ: «Висяща судиль и рядиль о Фихте и о Гегель, и быль - Поймаль, поймаль?... Постой же, поль аресть такь убѣждень въ тождествѣ міровъ идеальнаго и реальнаго, что смёло называль презрѣнными невѣжлами тѣхъ, которые не понимали знаменитаго тождества. Въ особенности плънился Висяща Шеллинговымъ «Я». Теперь дёло, кажется, очень ясно: можеть ли быть не буяномъ, не пьянипей и не нахаломъ человъкъ, который читаетъ Фихте, Ге-Піюша вскочила и побъжала. — Ахъ! — «Что геля и Шеллинга, разсуждаеть объ иденти- $\mathbf{R}$  o w strer

Почтеннъйшіе, за что такая ненависть къ вотъ въ чемъ: вамъ ужъ извъстно, что Ти- рывать у дуба корни, поднимите ваши торый быль съ ручками, какъ кресла, и такъ нимать ихъ вверхъ, и узнайте, что на этомъ-

Обратимся къ Висяшъ. Ему нечего было Ушаковъ обладаетъ изобрътательнымъ ге- душно, Піюшей тоже, и, въ благодарность, въдемъ». Въ дверяхъ раздался хохотъ, из- сманилъ Піющу и увезъ это сокровище отъ летавшій изъ горла молодого человъка съ его обожателя. Тиша съ горя умеръ, и пр., и усами, отвратительно нахальнаго вида. Это пр. Что жъ за идею хотёль выразить Уша-

> «Мой Висяша существо не выдуманное и не заимствованное изъ карикатуры Гюн-де-Кари. Нѣтъ, онъ существуетъ и духомъ, и плотью, но существуеть не въ одномъ лицъ, а въ тысячъ, въ сотняхъ тысячъ лицъ. Геніемъ паритъ онъ надъ просвъщенной Европой и силится доказать, что онъ не болье и не менье, какъ цухъ времени, представитель успёховъ разума новейшаго и лучшаго покольнія.»

> Но что жъ тутъ худого? Если такъ, то, право, Висяща славный малый, и мы не понимаемъ ненависти къ нему почтеннаго Ушакова. Но, постойте, я сейчасъ найду ключъ къ разръшенію этого недоразумьнія.

«Висяща теперь встыть недоволень, даже и тымь, что солнце свытить. Такъ, почтенный читатель, когда вы въ театръ, сидя въ креслахъ, съ удовольствіемъ смотрите на пьесу и на игру актеотъ этого, а только назвалъ съ презраніемъ ровъ и слышите, что позади васъ кто-то рои-

шеть, презрительно насмехается и говорить въ ряжению со стороны стараго сластолюбиа: у полголоса, по-русски: «что за мерзость!» по-французски: «quelle horreur!» вы, не оглядываясь, внайте, что за вами сидить Вислина. Когда вы читаете хорошую книгу и, наслаждаясь ею въ въ душф, говорите спасибо автору, и вдругъ вамъ приносятъ журналъ, въ которомъ та же книга одънена ниже поношенныхъ лаптей, повъръте, что эта оцънка сдълана Висяшею.»

А. такъ вотъ что! Вотъ въ чемъ вся бъпочтенный Ушаковъ быль такимъ грознымъ, ставилось изумленнымъ глазамъ зрителей. такимъ неумолимымъ гонителемъ бѣднаго и осыпаль ихъ, бёдныхъ, съ ногь до головы прехладиокровно облизываль ел тучныя ланиты.» картечью своихъ тяжело-словенскихъостротъ, за неимвніемь чисто русскихь?... Что жь это конечно не для столицы, а для провинціи! такое? Или сознание несправедливости сво- — Но посмотримъ, чёмъ кончилось дёло. ихъ прежнихъ мнвній?... Нвтъ! не то ознауспъль. Итакъ, поздравляемъ!...

я познакомию васъ какъ можно короче. Пра- номъ (ужасномъ въ его вкусъ). порщикъ Рамирскій влюбился въ княгиню капитанща Дарья Климовна Борщъ, и вслед- Петергофе заняты даже щели, говоритъ: ствіе ся плутней князь сділаль такое завіввыбору капитанши, то наследуеть милліонъ описано Поль-де-Кокомъ.» двъсти тысячь; въ противномъ же случав, сячами, а остальныя пойдуть къ законнымъ для провинцій. наследникамъ. Капитанша имела очень важную причину способствовать такому распо- Тимооеева «Утрехтскія происшествія»? Очень

ней быль племянивъ вролъ нушки, и за него-то прочила она княгиню. Эта, разумъется, отказалась, взяла свои сто тысячь, и очень скоро ихъ промотала. Между тъмъ ея любезный Рамирскій возвратился изъпольской кампаніи уже поручикомъ увъшанный орденами, и началь наступательно требовать руки княгини. Княгиня решилась да-то! Понимаемъ!... Ушаковъ теперь ужъ застрелиться, а передъ смертью задать пиръ не критикъ, не рецензентъ; это ремесло не на славу. Надобно сказать, что у капитандалось ему, и онъ оставиль его; онъ теперь ши быль задушевный другь, маюрь Фроль писатель, онъ ужъ не судья, а подсудимый! Силычъ Тороненко, который питалъ уливи-Конечно чего бояться хорошему автору? тельную симпатію къ скотамъ и любиль ихъ Какъ бы ни была злонамвренна критика, выкармливать; такъ выкормиль онъ медвено она никогда не уронить хорошаго сочи- женка и тайкомъ отъ капитанши держалъ ненія, особенно художественнаго. В'ядь и на его въ дом'я. Капитанша, напившись шам-Байрона напали съ ожесточениемъ, въдь и панскаго до несостояния держаться на своихъ Гёте преслудовали запальчиво, а все-таки капитанскихъ ногахъ и намазавъ себу щеки Байронъ остался Байрономъ, а Гёте-Гёте. мастикой своего изобратенія, растворенной За что жъ это ожесточение противъ рецен- въ меду, легла въ комнать, смежной съ комназентовъ? Не есть ли это сознание своей по- той маюра. Вдругъ раздался крикъ: «Спасите! средственности, ропотъ авторитета, чувству- спасите!... умираю!»— Въ комнату ввадила ющаго свое паденіе?... Къ тому же давно ли толпа, а съ нею и Рамирскій – и что жъ пред-

«Одна изъ любопытныйших сцень частной жизни. нашего театра? Давно ли онъ быль такимъ Медведь, привлеченный медовымъ запахомъ манеутомимымъ рыцаремъ противъ классиковъ стики, изволилъ обланить Дарью Климовиу и

Какова спена?... И для кого она?... Ужъ

Рамирскій бросился въ комнату княгини, чаеть это отступничество оть самого себя, которой онь отдаль на сохранение свои пиэто возвращение къ классицизму, это покрови- столеты. Вобгаетъ, что жъ? Княгиня лежитъ тельство посредственности; тутъ есть двъ на полу, распростертая передъ образомъ, другія причины; первая: Ушаковъ увидізль, а подліз ней, на полу, пистолеть со взвечто онъ въ излишней запальчивости коло- деннымъ куркомъ. Ужасъ, да и только! тилъ своихъ; вторая: онъ хотълъ написать Женщина, которая, первая изъ своего пола, повъсть для «Библіотеки» и слъдовательно хочеть попробовать застрелиться!—Очевиддля провинціи и туть и тамъ, онъ віроятно но, что и этоть эффекть совершенно вы провинціальномъ духф, потому что и провин-Есть еще въ «Вибліотект» курьёзная по- ціальное воображеніе тоже находить неизъвъсть «Бъда, если бъ не медвъдь»; съ этой яснимую, таинственную прелесть въ ужас-

А потомъ что? Разумъется, Рамирскій за-Злотопольскую, прекрасную и молодую вдову. ставилъ капитаншу дать слово, что она не Будучи семнадцати лътъ, предестная Марія будетъ противоръчить княгинъ въ выборъ вышла за семидесятилътняго скареда. Мужъ жениха, и застрълилъ медвъдя. Ужасть, какъ ея вскор'в забол'вдь, а она передъ его смертью мило и зат'вйливо! Въ этой же пов'єсти авувхала въ Италію. Въ ея отсутствіе вкра- торъ, описывая петергофскій праздникъ перлась въ доверенность издыхающаго скелета ваго іюля и замечая, что въ этоть день въ

«Я хотель однажды описать, что делается въ щаніе, что если княгиня выйдеть замужь по этихь щеляхь, но миб сказали, что все это уже

Жаль, право жаль! А это бы очень пригодолжна удовольствоваться только стами ты- дилось для «Библіотеки» и следовательно

Читали-ль вы еще остроумную повъсть

занимательная повёсть: въ провинціяхъ, кё». Тщетно стали бы вы искать въ этяхъ я лумаю, вст безъ ума отъ ней. Въ ней повъстяхъ анализа души и сердца человъчеописанъ бунтъ женщинъ противъ мужчинъ, скаго, идей въка, взгляда на жизнь, глубокоторыхъ онъ, при помощи какой-то волшеб- каго чувства, роскопной фантазіи: тщетно нипы, спровадили подъ землю. Но что жъ стали бы вы искать между этими повъстями вышло? Женшины скоро восчувствовали не- такой, которая бы заставила васъ или вособходимость мужчинъ и поняли ихъ значе- кликнуть въ порывъ восторга: «прекрасна ченіе: перессорились между собой изъ ло-жизны» или воскликнуть въ тоскі: «скучно скутковъ, раздълились на двѣ партіи; дѣло жить на свѣтѣ!» Скорѣй вы воскликнете. дошло до генеральнаго сраженія, об'є враж- прочтя нісколько переводных в пов'єстей «Битующія стороны явились на м'єсто битвы съ бліотеки»: «скучно читать пов'єсти въ «Биоружіемъ въ рукахъ, но бросили это оружіе бліотекв», очень скучно!..» Такъ какъ я объи вижнились другь другу въ волосы и приня- щался ничего не говорить безъ доказательлись въ потасовку. Здъсь авторъ весьма ства, все подкрыплять фактами, то привелу основательно удивляется свять природы. Абло примера два, какъ ни скучно и ни тяжело кончилось тымъ, что мужчины были возвра- для меня это. Въ одной напримъръ повъшены Какая здая и умная насмъшка надъ сти описывается, какъ одинъ чудакъ купилъ

Шилловскаго: «Увзиная Казначейша». Въ местъ, куда вамъ надо ездить, и вследствје

налъ потчуетъ нашу публику...

сен-симонистами и надъ госпожей Дюдеванъ!.. себъ домъ, которымъ не могъ нарадоваться. Привелу еще примъръ, который, какъ са- Въ самомъ дель, домъ былъ настоящее чудо, мый сильный, я съ умысломъ берегъ къкон- да вотъ беда, что онъ стоялъ на какомъ-то пу, чтобъ оправдать пословицу: «конецъ ввн- перекрестномъ пунктв, котораго нельзя было чаетъ льдо». Есть въ «Библіотекъ» повъсть миновать, куда бы вы ни вхади изъ тъхъ этой новести между прочимъ повествуется, этого къ чудаку стали заезжать въ гости и какъ толна гулявшихъ вечеромъ по городу его, и женина родня и оставались у него ламъ и кавалеровъ шла мимо казначеева ого- по недёлё и больше, чёмъ, разумется, и разорода, идетень котораго во многихъ мъстахъ ряди его и надобдали ему безмврно, такъ обвальном, шла въ то время, когда въ ого- что онъ принужденъ былъ бросить свой домъ. родъ, въ густой и высокой краппвъ, казна- Чудная, предюбопытная и препоучительная чейша объяснялась вълюбви какому-то мел- повъсты! Въ другой описывается, какъ одинъ кому уфзиному чиновнику, и какъ любопыт- французъ, начитавшись въ «путешествіяхъ» ная исправница, смекнувъ деломъ, поползда о прекрасныхъ чугунныхъ дорогахъ, о прена четверенькахъ, чтобъ поближе разсмо- красныхъ паровыхъ дилижансахъ, объ оттръть неясно представлявшійся вечеромъ личныхъ трактирахъ въ Англія, ръшился попредметь, и какъ собеседникъ казначейши, смотреть все это собственными глазами. и влёпиль исправницё въ лобъ полёно... что жъ?.. Вместо прекрасныхъ чугунныхъ Но я чувствую, что зашель далеко, что дорогь, онь нашель мерзкую, тряскую, изслишкомъ глубоко разрылъ эту кучу пере- рытую рытвинами дорогу; вмёсто превосходприлаго и фосфорическаго навоза, что моимъ ныхъ паровыхъ дилижансовъ, онъ принужчитателямъ можеть сделаться дурно; но я не день быль бхать въ одной повозке, въ ковиновать въ этомъ, я не выдумываю, а толь- торой избиль себѣ голову и намяль бока, на ко представляю экстракты изътрхъ изящныхъ тощихъ клячахъ, которыя, ступивши два произведеній, которыми лучшій русскій жур- шага впередь, отступали шагь назадь; вмьсто отличныхъ трактировъ, онъ провелъ часовъ шесть въ вонючей крестьянской лачугв. гдв чуть было не умеръ съ голоду. Вотъ и все туть. Какое же следствіе должень вы-Перехожу къ отд'влению «Иностранной Ли- вести провинціальный читатель изъ этой потературы» въ «Библіотекъ». Это почти то въсти? А то, что чугунныя дороги Англіп же, что отделение «Русской Литературы», существують только въ «Московскихъ Вф-Всв иностранныя повъсти, подобно русскимъ, домостяхъ», и что «славны бубны за гораотъ первой строки до последней проникну- ми»! - Вообще надо заметить, что эта поготы провинціализмомъ. Все, что составляеть ворка принята «Вибліотекой» за тезись, копоследніе ряды французской литературы, торый она и развиваеть самымъ ловкимъ все, что составляеть балласть француз- образомъ. Провинція этому сочувствуєть, это скихъ, иногда и англійскихъ журналовъ, ободряетъ, и неу цивительно: человъкъ безграчто чуждо всякой изящности, что отзы- мотный съ особеннымъ удовольствіемъ слувается пустотой, посредственностью, ме- шаеть брань на грамотность, потому что эта лочностью и что отзывается провинціаль- грамотность есть его позоръ и безславіе. нымъ остроуміемъ, провинціальной забав- Льстить толив всего выгодиве, это игра наностью, все это переводится въ «Библіоте- върняка. Кажется, «Вибліотека» очень хоея ловкости, ея дъятельности!...

дожества». Этоть отдёль самый лучшій; вь она встрёчаеть вь иностранной стать каэтихъ статей по большей части переводныя; журнала, въ отдълъ «Иностранной Слонимательных и мастерски написанных от- двое пріятелей, Скотоволь и Норть, разгокакъ редакторъ «Библіотеки»: мнѣ до этого жизни. нъть дъла; чья бы ни была статья, она прекрасна, этого для меня довольно. Итакъ, от- предпочитаетъ человъчье мясо всякому другому двлъ «Наукъ и Художествъ» есть лучшій и отвёдавъ его однажды, обыкновенно дёлается въ «Библіотекъ», но онъ имъетъ одинъ недостатокъ, п очень важный: къ этому отдёполнаго довфрія, по лу нельзя имъть крайней мъръ въ отношени къ переводнымъ статьямъ. Въ самомъ дѣлѣ, если читателямъ этого журнала извёстно, что онъ не только поправляетъ и передълываетъ Бальзака, но лаже укорачиваетъ выпусками оригинальныя статьи, какъ-то было сдълано имъ съ статьей Шевырева «Сикстъ V», то кто жъ имъ поручится, что, читая статью иностраннаго ученаго, они получають понятіе о взглядь на пзвъстный предметь этого ученаго, а не ка- впиціи, переведена или, что въроятите, прикого-нибудь неизв'єстнаго (или, пожалуй, и дівлана послідняя фраза?... известнаго) рыцаря, который изъ-за знаме-

рошо поняла эту истину. И зато, мнв из- иностранный писатель и какъ пишетъ Кавъстно изъ самыхъ достовърныхъ источни- кое же понятіе получаетъ онъ о Бальзакъ. ковъ, что «Библіотека» проникла даже въ прочтя его повъсть въ «Библіотекъ»?—Но такія м'єста, куда едва проникали досель «Библіотекь» до этого н'ять діла: она себь азбуки и календари. Итакъ, честь и слава на умѣ, она смѣло придѣлываетъ къ «Старику Горіо» пошло-счастливое окончаніе За оттримь русской и иностранной драя Растиньяка милліонеромь; она знаеть, словесности следуеть въ «Библіотеке» уче- что провинція любить счастливыя окончанія ный отдёль, подъ рубрикой «Науки и Ху- въ романахъ и повъстяхъ. Напротивъ, если немъ встрвчаются иногда статьи, истинно кую-нибудь плоскость во вкусв провинціп. заслуживающія вниманія, истинно прекрас- то не выпустить ея: нѣть! она скорый свою ныя и любопытныя. Разумъется, лучшія пзъ прибавить. Такъ, въ шестой книжкъ этого но случаются иногда хорошія изъоригиналь- весности» есть статья очень забавная и заныхъ. Такъ напр., мы прочли нъсколько за- нимательная—«Амброзіанскія Ночи». Въ ней вывковъ изъ «Записокъ Дениса Васильеви- варивають о безсмертіи души, а потомь печа Давыдова»; прочли статью, кажется, подъ реходять къ переселению лушъ, и Скотоволь названіемъ «Воспоминанія Сиріи», — статью сказаль, что прежде, чемь сделался скотоинтересную, живую, проникнутую чувствомъ, водомъ, онъ быль львомъ, и очень мило на-Говорять, что сочинитель ея есть не кто пной, чадь разсказывать исторію своей дьвиной

«Нортъ Скажи, пожалуй, правда-ли, что левъ

антропофагомъ?

Скотоводъ. Онъ можеть пелаться и можеть не дѣлаться антропофагомъ, потому что я пе знаю, что такое антропофагь. Что касается до предпочтенія, оказываемаго имъ человъческому мису, то это много зависить отъ его качества и доброты. Я напримъръ никогда не могь безъпринужденія събсть старой бабы, какъ бы она жирна ин была, не говоря уже о старикахъ. A la longue, предпочиталъ я серну даже самой молоденькой и мягкой девушке. Асвчатина хороша вь двъ, въ три недъли разъ, а всякій день надобсть до смерти».

Спрашивается: для кого, какъ не для про-

Но я началъ говорить объ ученомъ отдънитаго имени выставляетъ имъ свою не зна- лъ «Библіотеки»; возвращаюсь къ нему, менитую личность?.. Это предположение тымъ чтобы сказать слова два объ одной изъ его основательное, что все статьи «Библіотеки» статей: «Способности и миснія новейшихъ ученыя и не ученыя (исключая немногихъ путешественниковъ по Востоку». Это статья оригинальныхъ), отличаются какимъ-то об- оригинальная, мы даже знаемъ, кому она прищимъ характеромъ и во взглядь, и изложе- надлежить, хотя подъ ней и не стоить ниніи, а этотъ общій характеръ стличается ка- какого именя. Странно заглавіє этой статьи, кимъ-то провинціальнымъ брамбензмомъ. Та- но еще страннъе ея содержаніе, и еслибы кая манера намъ кажется очень недобросо- я не напалъ на счастливую идею основанія, въстной. Возьму для примъра повъсть Баль- ціли, усплій и успъховъ «Библіотеки», вызака «Дідъ Горіо». — Для кого переводятся въ ражаемыхъ однимъ словомъ «провинція», журналахъ иностранныя повъсти? Для лю- то быль бы принуждень воздожить на свои дей, или не знающихъ иностранныхъ язы- уста перстъ молчанія и сознаться, что умъ ковъ, или знающихъ, но не имъющихъ мой сталъ коротокъ или, другими словами, средствъ пользоваться иностранными книга- свлъ на иятки. Но Аллахъ керимъ! теперь ми. Теперь, для чего эти люди читають ино- ядогадался, такъни чему недивлюсь и все постранныя повъсти? Я думаю, не для одной нимаю. Знаете ли вы. Николай Ивановичъ, забавы, даже и не для одного эстетическаго какая главная, основная мысль этой статьи?... наслажденія, но и для образованія себя, чтобъ А воть какая: всв путешественники по Восимать понятие, что пишеть тоть или другой току вругь и порють дичь, не понимая въ

ренегатомъ въ полномъ смысле этого слова, бы теперь чалму, и можетъ быть имелъ бы и чуть было не укатиль въ благословенную случай на опыть перевесть на прозаическій Турнію... Правда, мнѣ хорошо, очень хоро- языкъ поэтическія выраженія жителей Восщо и въ своемъ отечествъ; правда, живя въ тока. Впрочемъ надо вамъ сказать, что сонемъ, я каждый вечеръ засыпаю спокойно, блазнъ такъ силенъ, что я долго еще ковъ полной уверенности, что встану поутру лебался; оставилъ же совершенно свое наживъ, что если могу умереть ночью, то по мъреніе не прежде, какъ напаль на счастливол'в Божьей, а не по прихоти или злоб'в вую мысль, что «Библіотека»—журналь пролюдской; правда, я всегда смело хожу по ули- винціальный, и что она часто съ умысломъ цамъ, не боясь, что меня кто-нибудь хватить отпускаеть провинціальныя bons-mots, къ кинжаломъ въ бокъ, да и былъ таковъ, или числу которыхъ принадлежитъ и статья что начальникъ города велитъ посадить ме- «Способности и мижнія путешественниковъ ня на колъ для своего удовольствія, или от- но Востоку». путь по пятамъ для наставленія на путь истинный; правда, я всегда увёренъ, что если следуеть отдель «Промышленности и Сельбуду вести себя какъ следуетъ благородному скаго Хозяйства»; о немъ я умалчиваю, какъ человъку и не буду мъщаться не въ свои о предметь для меня не интересномъ и содела, то никогда не узнаю даже, что такое вершенно мне незнакомомъ. Следующие за заключеніе, тюрьма. Да! все это я знаю и во нимъ отдёлы, «Критика» и «Литературная всемъ этомъ сердечно увтренъ; но страна, Лтопись», вызывають меня — и я сптиу глъ люли всъ справедливы въ высшемъ зна- къ нимъ. ченіи этого слова, гдв они не двлають зла «Критика» есть самый жалкій, самый плоне потому, чтобы боялись наказанія, а по- хой отдіяль, а «Литературная Літопись» тому, что ненавидять зло... спрашиваю вась, одинъ изъ немногихъ отдёловъ, которыми у кого же не родится сильнаго, непреодоли- «Библіотека» по справедливости можеть гормаго желанія взглянуть на эту страну хоть диться. Странное противорьчіе!.. Какъ хотите, однимъ глазкомъ?.. А у меня, каюсь въ грф- однакожъ такъ въ самомъ деле, и это опять хъ, родилось даже преступное желаніе во- не совсьмъ удивительно: есть люди, у кодвориться тамъ на въки... Сказать правду, торыхъ ума хватаетъ на статью въ нъсколько мив приходило на мысль во-первыхъ са- страницъ, но есть также люди, у которыхъ жаніе на коль, потомъ палочное щекотаніе ума хватаеть только на нівсколько строкъ. по пятамъ, дале прибивание гвоздемъ за Причина этому заключается въ разделе труухо къ дереву, съ размалевкою лица медомъ, да, на который природа обращаетъ внимадля накормленія нае вкомыхъ, — наконецъ по- нія гораздо больше, ч вмъ политическая экогруженіе женщинъ въ мёшкахъ на дно мо- номія. Притомъ же иному талантъ, иному рей и океановъ. Но что жъ, подумалъ я, два... можетъ-быть мы, европейцы, принимаемъ въ этомъ случав слова и вещи, забывая, что вос- добросовестности и благонамеренности въ точные жители, обладающие пламеннымъ во- критическомъ отдёлё «Библіотеки», не хоображеніемь, любять выражаться иносказа- чу указывать на безпрестанныя противорьтельно, что сажать на коль у няхь означа- чія, на какое-то хвастовство умівньемь сміветь можеть быть возносить челов ка на верхъ яться надъ вскить, надъ приличемъ и истипочестей и славы; бить по пятамъ-посвя- ной: обо всемъ этомъ много говорили другіе щать въ кавалеры какого-нибудь ордена; что и мив почти ничего не оставили сказать. прибивание гвоздемъ за ухо значить сим- Скажу только, что недобросов встность крипатическій способъ леченія отъ какой-нибудь тики «Вибліотеки» заключается въ какой-то бользни, напр. отъ водянки или полнокро- непонятной и высшей причинь, кромь обыквія; что бросить женщину на дно моря, за- новенныхъ и пошлыхъ журнальныхъ отно-

особенности Турціи, и именно не догадываясь, вязанную въ мѣшкѣ, значить завязать женчто Турпія въ тысячу разъ цивилизованные щину въ мышокъ любви и бросоть на и образованиће Европы, что она пользуется дно сердца, или что-нибудь подобное... По не искусственной, фальшивой цивилизаціей, счастью я върю и върилъ всегда, что какъ всякій а истинной, основанной на нравственномъ народъ въ частности, такъ и человъчество лостоинств' всёхъ индивидуумовъ, составля- вообще могуть быть одолжены своимъ нравющихъ эту имперію... Мысль по истин'в см'в- ственнымъ совершенствомъ только благол'влая и совершенно новая!.. Знаете ли, что тельному вліянію христіанской в'єры, елиной было следала со мной эта статья? Меня уже истинной веры на земле, а не чувственному одинъ разъ и такъ обвиняли въ ренегатствъ, и грубому магометанству. Эта увъренностъ какъ вамъ извъстно, и обвиняли напрасно; удержала меня, и только ей обязаны вы, что но когда я прочель эту статью, то-дивитесь не лишились своего двятельнаго сотрудника. — чуть было въ самомъ деле не сделался а отечество — вернаго сына; безъ нея я носилъ

За отдёломъ «Наукъ и Художествъ»

Я не хочу нападать на явное отсутствіе

шее благороднымъ жаромъ, словомъ, плодъ ли говорить хорошо о прекрасныхъ впечаницъ. Но нашъ критикъ умветъ этому по- головы до ногъ комплиментами, которые намочь: на двъ строки своего сочиненія онъ поминають стихь изъ «Горя отъ Ума»; выписываеть двв, три, четыре страницы изъ разбираемой книги, и этимъ часто избавляетъ себя отъ большихъ затрудненій. Да и въса- Слідствія этой критики были совсічиь другія, рій, никакихъ системъ, никакихъ законовъ самъ себя въ «Сѣверной Пчель».

шеній. Тю-тюнджи-Оглу ненавидить всякій и условій изяшнаго? Намъ сражуть, что всеродъ истинной сдавы, гонить съ ожесточе- го этого не существуетъ и для знаменитаго ніемъ все, что ознаменовано талантомъ, и Жюль-Жанена, который, несмотря на то, гооказываеть всевозможное покровительство ворить обо всемь, даже о томь, о чемь не посредственности и бездарности: Булгаринъ иметъ никакого понятія: намъ скажутъ, что и Гречъ у него-писатели превосходные, та- остаются еще личныя впечатльнія, и что криланты нервостепенные, а Гоголь есть русскій тикъ можеть ихъ издагать. Все это такъ, да Поль-ле-Кокъ и конечно нейдетъ ни въ ка- въдь личныя впечатления, получаемыя обракое сравнение съ этими геніями. Но это все зованнымъ человъкомъ отъ какого-нибуль ужъ старо и довольно пошло и скучно для произведенія, непрем'яно должны быть соповторенія: приведу приміть поновіте и по-гласны съ той или съ другой теоріей, систесвъжье. Выхолить новый романь Лажечни- мой или по крайней мыры съ тымь пли прукова, произведение конечно не гениальное, гимъ закономъ изящнаго, потому что, лаже не великое, не безсмертное, но ознаменсван- оставляя въ сторонъ теоріи и системы, теперь ное цечатью истиннаго дарованія, но ды- изв'єстны многіе законы, выведенные изъ сашащее живой, неподдельной теплотой, кипя- мой сущности творчества: притомъ можно искренней, задушевной и образованной мы- тленіяхь оть такой книги, которая нагнада сли, и въ то же почти время выходитъ какое- на васъ скуку?.. Нѣтъ, очень понятно, отчего то бездарное произведение, подъ именемъ «За- критики Тю-тюнджи-Оглу такъ тощи, сухи писокъ Горянова». Что же? Критикъ «Би- и скудны даже источниками изобрътенія, даблютеки» берется разсматривать въ одной же общими мъстами. Онъ написалъ только стать в оба эти произведенія, отпускаеть нв- двв критики, которыя могуть служить образсколько плоскихъ остротъ на счетъ перваго цомъ журнальной политики и ловкости. Пери превозносить до небесь последнее!.. Ко- вая—на «Черную Женщину» Греча гле кринечно это шутка, и для забавника очень удач- тикъ очень довко и знаменательно издожилъ ная, потбму что умиые тотчасъ догадаются, теорію анатомін, физіологін, электричества и что онъ «изволить потвидаться», и не придуть магнетизма человъческаго тъла и, не сказавъ въ сомивніе на счеть его ума и вкуса, а глу- ничего о романь, сказаль только, что онь гопые поливятся его уму и вкусу и поверять ворить о всякой книгь, которую хочеть пуему на-слово: въ томъ и другомъ случа враз- стить въ ходъ, —что онъ ни на одномъ язысчеть върный и шутка хоть куда! - Все такъ, къ земного шара не читалъ такого прекрасно можеть ли и лолжень ли человыкь, для наго произведенія. И что жъ было слітствікотораго истина что-нибудь значить, кото- емь этой критики? Разум вется, провинція. рый имжеть уважение къ своему человече- думая найти въ романа Греча всв чудеса, скому достоинству, можеть ли и должень ли которыхь она не понимаеть и о которыхь онь такъ шутить?.. Нъть, воля ваша, а туть такъ хорошо говорилъ критикъ, раскупила что-нибудь да не то! Этотъ таинственный «Черную Женщину». Оно и прекрасно: кри-Тю-тюнджи-Оглу-кто онъ?.. Ужъ не турокъ тикъ и себя показаль, и пріятеля одолжиль! ли онъ въ самомъ дѣлѣ? Ужъ не для того ли — Вторая — на романъ Булгарина «Мазепу».

онъ усвоиль себ'в европейскую образован- гд'в критикъ какъ будто нападаетъ на автора ность и знаніе нашего языка и нашихъ обы- за духъ нов'йшаго литературнаго неистовчаевь, чтобы отомстить намь за унижение ства, а между тымь изложениемь содержания своего отечества, сбивая съ прямого пути и выписками изъ романа показываетъ, что образованія наши провинціи, см'ясь такъ разбираемое имъ сочиненіе написано въ созлодъйски и надъ правдой, и надъ ними са- вершенно неистовомъ духъ, такъ соблазнимими?.. Чего добраго-съ нами крестная си- тельномъ для провинціи. Следствіе критики ла!.. Но не одной недобросовъстностью уди- было опять то же самое! — Позвольте, виновляеть отдель «Критики» въ «Библіотеке»: вать, я еще забыль третью — на «Роксолану» онъ сверхъ того носить на себь отпечатокъ Кукольника; эта критика не только умно и какой-то посредственности, какой-то скудо- основательно написана, но даже и добросости, негибкости и нерастяжимости ума, ко- въстна. Странно только, что критикъ, уничтотораго не становится даже на насколько стра- жая въпрахъ эту драму, осыпаетъея автора съ

Не поздоровится отъ этакихъ похвалъ.

момь двяв, что бы онъ сталь писать, онъ, нежели двухъ прежнихъ: Кукольникъ надля котораго не существуеть никакихъ тео- шелся принужденнымъ защищать и хвалить

была только одна критика, и умная, и без- лу», этотъ неистощимый рудникъ тупоумпристрастная вмѣсть, критика на «Роксо- ныхъ рецензій, Выходить трагедія Лобанова. лану», да двъ критики недобросовъстныя, но и «Ичела» начинаетъ жужжать: «Здополуч-«Мазену». Всв прочія, исключая недобросо- терпітль ты оть козней боярь, оть преслідо-

искусствомъ! инсь». Какъ илохъ въ «Библіотекв» отделъ зарменный романъ, и она пускается въ прекритики, такъ хороша ея «Литературная длинное и прескучное поучение о томъ, что Летопись». Въ этомъ отделе рецензенть книги должны издаваться опрятно, потому хотя также угождаетъ провинціи, но имветъ что ихъ читаютъ дамы. Въ рецензіяхъ «Бивъ виду и столицу. О добросовъстности и бліотеки» нельзя найти такихъ пошлостей, безпристрастіп «Литературной Літописи» такихь беззубыхъ остроть, такой тупоумной много говорить нечего; находить въ ней что- шутливости, такихъ истертыхъ, истасканнибудь удивительное и чрезвычайное было бы ныхъ общихъ мѣстъ «Библіотека» смѣется странно; но ей нельзя отказать въ одномъ, не всегда острочино, но всегда умно или очень важномъ, достоинствъ: въ ловкости, по крайней мъръ – никогда глупо. Жаль умъньи, знаніи литературной манеры, въ только, что ея рецензенть иногда покупаеть шутливости и часто остроумін. Въ «Сынъ свое остроуміе незаконными средствами. Мы, Отечества» утверждають, что передъ авто- право, не понимаемъ, что хорошаго или заромъ «Литературной Летописи» ни гроша бавнаго въ томъ. что онъ смешиваетъ глуне стоить ни Менцель, уступающій ему въ паго автора или пошлаго издателя чужихъ обширности и глубокости свъдъній, ни Жюль- сочиненій съ содержателемъ типографіи, въ Жаненъ, который славится остроуміемъ и не которой напечатана дурная книга. Такъ наимфеть сотой доли насмфиливости критика примфръ, онъ укоряль Степанова, нашего слова, право, напечатаны въ «Сынъ Отече- жащаго своими неутомимыми станками «Тества». Но я этому не дивлюсь, не дивитесь лескопу» и «Молвъ», будто онъ, Степановъ, передъ его остроуміемъ. Тайна остроумія митнія, провинціальное, а не столичное! рецензента «Библіотеки», значительности и

Итакъ за пълые два года въ «Библіотекъ» дело было яснье, укажу на «Стверную Пчеочень ловкія: на «Черную Женщину» и ный Борисъ. Развѣ мало тебѣ, что при жизни въстность, чрезвычайно неловки, неудачны, ваній враждебной тебъ судьбы, отъ злыхъ хододны, водяны и состоять большей частью навътовъ и отъ Гришки? Тебъ и за гробомъ изъ выписокъ изъ разбираемыхъ сочиненій. нать спокойствія! Начиная съ Наражнаго и Конечно это самый легкій способъ писать кончая М. Г. Лобановымъ, всякій поднимаеть въ самое короткое время самыя большія кри- тебя изъ могилы, бёдный старець; выводить тики, и сказать правду, критикъ «Библіо- на позорище, заставляетъ говорить такія теки» въ высочайшей степени владбеть этимъ вещи, которыхъ тебф никогда и въ голову не приходидо. Бѣдный Борисъ!» — Бѣлная «Пче-Теперь следуеть «Литературная Лето- ла»! скажемъ мы отъ себя... Выходить ка-«Вибліотеки для Чтенія». Я не шучу: эти почтеннаго типографщика, шестой годъ слуи вы: я знаю, кто написаль эти строки. Въ вместе съ Гурьяновымъ подель лакеямъ дурмірь физическомъ есть существа столь ма- ной примерь присвоенія чужой собственноленькія, что для нихъ все горы да утесы; вы сти и пропаль піаниссимо неблагопріобрапомните басню Крылова, въ которой крыса тенныя пьесы изданнаго последнимъ сборизвъщаетъ свою куму, что врагъ ихъ, кошка, ника... Стыжусь вчужъ, напоминая о такомъ попала въ когти льву; но кума не повърила, жалкомъ поступкъ рецензента; какъ онъ, при говоря, что сильные кошки звыря ныть?.. всемы своемы умы и всей своей смытливости. Итакъ, дъло не о томъ. Что касается до уче- не понялъ, что клевета не есть остроуміе, и ности, ею нынче трудновато обморочить: что въ этомъ отношении его рецензія провсь знають, откуда она почерпается и ка- пета препіаниссимо?.. Не понимаемъ также. кими средствами составляется. Напишите что за странная замашка у рецензента «Бинамъ книгу съ систематическимъ изложе- бліотеки», выписывая отрывокъ изъ разбинісмъ предмета съ новой точки зрвнія, и расмой имъ книги, вставлять въ выписку тогда мы взвъсимъ вашу ученость и покло- пошлости своего изобрътенія и приписывать нимся ей; а на три страницы у кого не ста- ихъ автору разбираемаго имъ сочиненія, какъ нетъ учености и ума? Что-жъ касается до онъ сделаль это напримеръ съ Кони, при удивительнаго остроумія критика «Библіо- разбор'я его водевиля «Иванъ Савельичъ». теки», то мы все-таки не видимъ, почему Повторяемъ опять, неужели клевета есть Жюль-Жаненъ долженъ сократиться въ нуль остроуміе? Если остроуміе, то ужъ, безъ со-

«Смъсь» составляеть последній отдель занимательности «Литературной Летописи» «Библютеки», одинъ изъ лучшихъ, изъ самыхъ заключается больше въ современности спо- занимательныхъ и самыхъ полныхъ. Тутъ вы соба выраженія и знаніи литературнаго найдете все; и брань на французскую литетакта, нежели въ истинномъ остроуміи. Чтобъ ратуру, и остроты надъ французскими воде-

вилями, — остроты, цёликомъ взятыя изъ фран- Въ самомъ дёлё, возрожденный журналъ рази пр., и пр. Я думаю, что такой отдёль тейкой, въ которой начадъ похвадяться тика, и въ рецензента, и въ составителя mee понятіе!.. Перехожу къ «Пчелѣ». «Смфси»: жаль только, что во всемъ этомъ онъ сохраняеть одинь тонь, одну манеру, давно, что она любить и ужалить, въ чемъ

Загоскина, Ушакова, Тимовеева, Брамбеуса, посредственности, попрежнему она судить и стоящему редактору.

Этой диковинки я кое-какъ добился. И что-жъ? даже упоминать о Пчелв»?...

пузскихъ же журналовъ, и ученыя извъстія, махнулся со всего плеча критической станеобходимъ для всякаго журнала, какъ де- чёмъ бы вы думали? — безпристрастіемъ!.. серть для стола. Конечно, чтобы хорошо со- Какова же эта критика, спросите вы? Отвъставлять подобную смёсь, нужно быть только чаю вамъ: ее написаль ВВВ., авторъ очень «великимъ человъкомъ на малыя дъла»; но плохихъ повъстей, жалкій перелагатель Бальжурналь - странная вещь, и если для него зака на русско-мьшанскіе нравы, рецензенть нужны люди, способные на что-нибудь пре- «Сѣверной Пчелы» и наконецъ отставной красное и даже великое, то не менье ихъ сотрудникъ «Библіотеки», какъ увърдеть въ нужны и великіе люди на малыя діла. Ре- этомъ публику сама «Библіотека»... Итакъ, дакторъ «Библютеки» хорошо поняль это, и довольно о критикъ возрожденнаго «Сына новый Протей преображается по своей вол'в Отечества»; есть вещи, которыя стоить только и въ повъствователя, и въ ученаго, и въ кри- назвать по имени, чтобы дать о нихъ настоя-

Вамъ извъстно, что «Ичела» жужжитъ уже одинъ духъ, употребляетъ однѣ замашки... ей, разумѣется, никогда не удается, потому Ловольно — я у берега! Пора оставить что жало ся тупо. Вамъ извъстно также, что «Библіотеку для Чтенія», оставить во всёхъ этоть журналь есть двойчатка: одну полоотношеніяхъ, въ полномъ смысль этого слова. Вину его составляють политическія извъстія, Но какое же следствие выведу я изъ всего а другую — разныя разности. Веда большая сказаннаго мною объ этомъ журналь? Сльд- пришла бы этимъ разнымъ разностямъ, еслибы ствіе у меня должно сойтись съ приступомъ: отъ нихъ отнять политическія извъстія. Вы, «Библіотека» есть журналь провинціальный, почтенный Николай Ивановичь, не читаете и въ этомъ заключается тайна ея могуще- «Пчелы» (ея и многія давно ужъ не читають), ства, ея силы, ея кредита у публики. Выкинь но вы некогда ее читали: она все та же, надъ она стихотворный отдёль, выкинь повёсти ней тяготёсть все тоть же уровень золотой Булгарина, Масальскаго, Маркова, Степа- рядить обо всемь, бранить и хвалить одну нова и другихъ, замъни ихъ повъстями Мар- и ту же книгу, отъ чего, разумъется, для книги линскаго, Одоевскаго, Павлова, Полевого, ни лучше, ни хуже; словомъ, «Пчела» — жур-Гоголя; переводи повъсти лучшихъ писате- налъ ежедневный, нуждается въ оригиналъ. лей современной Европы; перемени свой и готова поместить брань на все, кроме циническій тонъ; введи критику строгую, самой себя. Я не буду слишкомъ распрострабезпристрастную, основательную-и трехъ няться о «Пчель», я укажу только на одну четвертей подписчиковъ у ней какъ не бы- ея характеристическую черту. Авторъ кривало!.. Впрочемъ нельзя не дивиться вър- тическаго размаха возрожденнаго «Сына ному разсчету, съ которымъ она основана, Отечества» ужасно расхваливаетъ «Пчелу» неизм'вняемости и постоянству ея направле- и находить въ ней одинъ только порокъ. нія, върности самой себь, аккуратности въ «Пчела», говорить онъ, вообще отличается изданіи и, надо сказать правду, хорошему безпристрастіемъ (?!), и ее можно только укоязыку, особливо въ переводныхъ статьяхъ, рить въ излишней добротв: она печатаетъ въ чемъ ей должны уступить всё наши жур- слишкомъ много похвалъ! Впрочемъ хотитеналы; наконецъ, ея дъятельности, провор- ли имъть талисманъ, чтобъ узнавать, какая ству, а болье всего — зя безсмынному и на- статья принята по доброй воль и какая статья подсунута ей насильными просьбами? Это Теперь миж должно говорить о «Сынж Оте- очень просто: подъ статьями последняго рода чества», но я ничего не могу о немъ ска- всегда пишется роковое слово: «сообщено». зать, потому что не только не читаль, даже Что это такое? Насмёшка надъ публикой, не видаль его, какъ ни старался объ этомъ. ругательство надъздравымъ смысломъ? Какъ? «Сынъ Отечества» у насъ въ Москвъ счи- Стало-быть, журналистъ имъетъ право расхватается какимь - то призракомь - невидимкой, лить дурную книгу и разбранить хорошую, о существованіи котораго всізнають, но если поставить подъ своей статьей словечко котораго никто не видить. «Сынъ Отече- «сообщено»?.. Стало быть, онъ имветь право ства» самъ замътилъ, самъ созналъ эту принять въ свой журналъ чужое и притомъ странность и сомнительность своего суще- нелѣпое мнѣніе о той или другой книгѣ, не ствованія, и вздумаль нын'вшній годь воз- читавши этой книги, или думая о ней иначе, родиться, т. е. переменить цветь своей об- и правь, когда поставить подъ глупой реложки и блеснуть критикой — да, критикой!.. цензіей «сообщено»?.. Послё этого можно-ли

Враги!-давно ли другъ отъ друга Ихъ жажда злата отвела?..

старца пом'єщена критическая статейка н'ь- мен'ье усп'явають въ своихъ нам'єреніяхъ. коего Павла Крутенева, автора очень пло-

горя, а отъ смёху...

одномъ литературномъ петербургскомъ жур- какую-то медленность и вследствіе этого наль, да я его и въ глаза не видаль. Вы до- неустойку во внышнихъ условіяхъ програмгадаетесь, что я говорю о «Литературных» мы; словомъ, московскіе журналы — люди до-Прибавленіяхъ къ Инвалиду», которыя спра- брые и честные, но какіе то злополучные, ведливее бъ было назвать «Инвалидными какъ будто бы подъ несчастной звездой рож-Повтореніями Литературы». Скор'є можно денные и съ самаго начала своего существооткрыть въ Москва допотопную мамонтову ванія осужденные на бедствія. Всмотритесь кость, чемъ найти этотъ журналъ. И между въ нихъ пристальнее; что это такое? Идутъ, тыть «Московскія Выдомости» и «Пчела» кажется, къ пыли опредыленной, видимой, а увѣдомляли о его изданіи на нынѣшній годъ: все не доходять до нея, а все сбиваются съ стало-быть онъ существуеть. Говорять, что пути, ворочаются назадь, начинають свое почтенный издатель этого журнала-невидимки путешествіе снова, а все ни шагу впередь!... очень сильно ратуетъ противъ «Библіотеки для Всегда постоянные въ цёли, они никогда не Чтенія» и нашего журнала: можетъ-быть! да постоянны въ средствахъ, противорфчатъ почему жъбы и не такъ? Почтенный старець сами себь, не върны своей идеь, хотя и нисамъ нишетъ, самъ и читаетъ, слъдователь- когда не измѣняютъ ей. А злые-то петербургно никому зла не дълаеть, слъдовательно его скіе собратія тому и рады: видя неудачи, бранныя выходки суть не что иное, какъневин- смѣются; слыша себѣ громкіе и справедливые ная забава на старости леть. Итакъ, въ часъ укоры, выставляють въ ответь числа своихъ добрый! — пусть продолжаеть тёшиться!

труды и хлопоты, и потому всё они очень и однакожъ справедливо!... не любять безпокойных врикуновь, мёшаюныхъ бездёлокъ, но всегда изъ чего-ни- О какихъ московскихъ журналахъ буду я

А знаете ди вы о войнѣ, которую «Пчела» нимають довы довольно счастливые Если жъ велетъ противъ «Библіотеки»? Вотъ потвха- мелкіе извороты имъ не удаются, если крето! Ну. такъ и рвется, что есть мочи! Бедная! дитъ ихъ у публики падаеть, то они прибемнь жаль ее! Какимъ тупымъ оружіемъ сра- гають къ возрожденію или къ перерожденію. жается она съ мощнымъ врагомъ, который смотря по обстоятельствамъ. Если у нихъ не удостоиваеть ее даже взгляда; какъ не- нъть чего другого, зато они могуть похваловко, неуклюже нападаеть на него она, ко- литься постоянствомь, деятельностью, устойторая недавно, очень недавно, такъ низко кой въ условіяхъ, разумфется вифшнихъ, какланялась ему, такъ усердно прославляла его! сающихся до выхода нумеровъ, качества бумаги, цвёта обложки и тому подобнаго. Однимъ словомъ, одни оптомъ, другіе по ме-Въ одномъ изъ нумеровъ «возрожденнаго» дочи-но, какъ бы ни было, всѣ болье или

Совсемъ другое зредище представляютъ ской книжонки, на барона Брамбеуса: про- московскіе журналы настоящаго времени. чтите ее, когда вамъ будеть слишкомъ груст- Въ нихъ можно замътить и мысль, и какіе-то но. Можетъ-быть вы заплачете, только не отъ порывы благородные и чуждые внъшнихъ разсчетовъ, большое усердіе къ своему дѣлу Теперь бы мив слвдовало говорить еще объ и вивств съ твиъ всегда неудачу, неуспвхъ. подписчиковъ. Странное дело! То ли были И воть всв литературные петербургскіе московскіе журналы назадь тому не больше журналы! Несмотря на разность ихъ напра- какъ два года? Что тогда были передъ ними вленія и неравенство въ силахъ, всѣ сни нетербургскіе журналы? Притча во языцѣхъ, стремятся къ одной цели-къ мирному и предметъ посменния! - А теперь, кажется, единодушному преуспанню въ награда за произошелъ разманъ въ роляхъ... Грустно,

Но къ чему я пою такую жалобную прелющихъ ихъ мирнымъ и полюбовнымъ сдълкамъ дію? Не будетъ ли эта прелюдія длинные самежду собой и съ публикой. Они стараются мой песни, эта присказка длиннее самой сказжить въ ладу другъ съ другомъ, и если у нихъ ки? Гдъ они, эти московские журналы, о котобывають между собой размольки, то всегда рыхъ я сбираюсь говорить? Много ли ихъ?... не изъ пустяковъ какихъ-нибудь, не изъ Передо мною носится, какъ бы на крылахъ вздорных и мивній объ изящномъ, о безпри- бури, множество призраковъ, но все это твии страстіи, добросовъстности и другихъ подоб- бойцовъ умершихъ... А живые... о, грустно!

будь важнаго, существеннаго и необходи- говорить?.. Много ли ихъ? Мнъ бы слъдовало маго въ жизни. Одни изъ нихъ (такъ какъ начать съ «Телескопа» и «Молвы», подраихъ немного, то и не считаю за нужное жая петербургскимъ журналамъ. Тамъ на называть по именамъ) плывутъ на всёхъ па- этотъсчеть не слишкомъзастенчивы и скромрусахъ, дёлають обороты большіе, оптовые; ны. «Библіотека для Чтенія» давно ужь объдругіе, не столь сильные, изворачиваются и явила, что такой журналь, какъ она, «быль такъ, и сякъ, и иногда въ мутной водъ вы- настоящей потребностью публики». Еслибы

альной», то мы ни мало не подивились бы на объявление о новомъ журналь. Наконепъ его откровенности, которой онъ самъ дивит- онъ появился: вышла книжка-Петербургъ ся «Пчела» безъ зазрънія совъсти объявила, привсталь; вышла другая—Петербургъ прічто она между газетами то же, что «Биолю- осанился и улыбнулся; вышла третья, четтека» между журналами, что ея рецензін вертая—Петербургъ захохоталь, смотря на прекрасны и всъстатьи превосходны. Соблаз- пронесшуюся мимо его бурю; Москва прінительный примъръ откровенности! Но, го- уныла-и наши надежды разлетвлись въ воритъ пословица, «что городъ, то норовъ, прахъ!.. Да, господа, прекрасно очарованіе, что село, то обычай»: въ Петероургъ изстари мила въра въ достоинство всего, что хозаведено, между журналами и литераторами, чется видьть хорошимъ, но и холодный скепхвалить себя самихъ, если другіе не хва- тицизмъ имветъ свою добрую сторону: если лять, въ Москве же, напротивъ, это всегда съ нимъ слишкомъ мучаетъ васъ завота, започиталось неприличнымъ и смъшнымъ. И то съ нимъ не попадешь въдурачки, а быть потому я, следуя московскому обычаю, умал- въ дурачкахъ всего хуже!.. чиваю о «Телескопѣ» и «Молвѣ». Вы сами, Прежде нежели мы объяснимъ, почему почтеннъйший издатель, вслъдствие вашего «Наблюдатель», обладая всеми средствами, отсутствія, пибете полное право быть судьей необходимыми для журнала, нисколько не этихъ журналовъ, какъ они издавались безъ оправдалъ надеждъ, которыя подавалъ о

блюдатель» основанъ съ цълью уронить средства сдълать его лучинить, что она не «Библіотеку», и видять въ этомъ большую щадить для этого ни издержекъ, ни труда. злонамфренность. Мы этому не вфримъ, во- Роскошное, великолфиное изданіе, полнота первыхъ потому, что уронить «Библіотеку» книжекъ, мелкій шрифтъ статей доказыватрудно: книга большая, толстая, жирная, ють это. Со стороны своей благонам френкакъ увъряла насъ сама «Библіотека», а ности «Наблюдатель» не измънилъ своей какъ жиръ и сало тождественны, то и саль- программъ; но благонамъренность и талантъ ная, прибавинъ мы отъ себя; во-вторыхъ, или умѣнье, къ несчастью, не одно и то же!.. намъ, къ намъ, у насъ лучше»? восклицали налъ, пмінощій пять тысячь подписчиковъ,

писавщій эти строки прибавиль «провинці- мы и ласково, съ удыбкою посматривали

васъ. Я поручусь только за добросовъстность себъ, мы должны сказать, что онъ въ саи усердіе свое; объ исполненій судите сами. момъ діль быль предпріятіемъ честнымъ, Посившу къ «Московскому Наблюдателю. добросовестнымъ, благонамереннымъ, что ре-Петероургскіе журпалы уваряють, что «На- дакція его употребляла и употребляеть вса

мы скорве можемъ предположить, что «На- Журналъ долженъ имъть прежде всего фиблюдатель» основанъ съ цълью сдълать ре- зіономію, характеръ; альманачная безличакцію дурному и вредному вліянію «Библіо- ность для него всегда хуже. Физіономія и теки» на нашу публику, и въ этомъ мы не характеръ журнала состоять въ его напратолько не видимъ ничего худого или предо- вленіи, его мнівніи, его господствующемъ учесудительнаго, но видимъ много хорошаго и ніи, котораго онъ долженъ быть органомъ. благороднаго. По объявленію «Наблюдателя» У насъ въ Россіи могутъ быть только два было заметно, что это будеть журналь дея- рода журналовъ-ученые и литературные; тельный, настойчивый, упорный, журналь говоря: могуть быть, я хочу сказать - могуть съ мивніемъ, направленіемъ, характеромъ. приносить пользу. Журналы собственно уче-Имена участниковъ въ изданіи утверждали ные у насъ не могутъ иметь слишкомъ общирнасъ въ этой въръ. Мы ждали «Наблюда- наго круга дъйствія; наше общество еще теля» съ нетеривніемъ, какъ торжества слишкомъ молодо для нихъ. Собственно ли-Москвы надъ Петербургомъ, какъ побъды тературные журналы составляютъ настоящую честной литературной дъятельности надъ потребность нашей публики; журналы ученолитературной промышленностью. Въ самомъ литературные, искусно дирижируемые, модъль, журналь новый, юный, съ свъжими, гутъ приносить большую пользу. Теперь, канеистощенными силами, съ прекрасными кія мнінія, какое ученіе должны господствоименами, съ хорошей репутаціей еще до вать въ нашихъ журналахъ, быть главнымъ своего рожденія — чего мы не были вирава ихъэлементомъ? Отвачаемъ, не задумываясь: надъяться отъ него?.. Правда, искушенные литературныя, до искусства, до изящнаго холоднымъ опытомъ, обманутые не разъ въ относящіяся. Да, это главное! Вы хотите самыхъ лучшихъ своихъ надеждахъ, утра- издавать журналь съ темъ, чтобы делать тившіе віру въ авторитеты, мы иногда за- пользу своему отечеству, такъ узнайте жъ думывались грустно, улыбались недовърчиво; прежде всего его главныя, настоящія, текуно неужели же «Библіотека», литературная щія потребности. У насъ еще мало читатепромышленность и посредственность должны лей; въ нашемъ отечествъ, составляющемъ торжествовать, неужели же голось правды особенную, шестую часть света, состоящемъ уже безсиленъ, уже заглушенъ кликами: «къ изъ шестидесяти милліоновъ жителей, жур-

есть ручисть неслыханная, ливо ливное, ственны, а только осторожны: они не бо-Итакъ, старайтесь умножить читателей: это рются со зломъ, а изобрають его, изобрають первая и священный шая ваша обязанность, его не по ненависти ко злу, а изъ разсчета. Не пренебрегайте для этого никакими сред- Цивилизація тогда только имфеть цену. ствами, кром'в предосудительных в, наклоняй-когда помогаеть просвещеню, а следоватесь до своихъ читателей, если они слишкомъ тельно и добру-единственной пъди бытія малы ростомъ, пережевывайте имъ пищу, человъка, жизни народовъ, существованія если они слишкомъ слабы, узнайте ихъ при- человъчества. Погодите, и у насъ булутъ вычки, ихъ слабости и, соображаясь съ ви- чугунныя дороги и, пожалуй, воздушныя ми, дъйствуйте на нихъ. Въ этомъ отноше- почты, и у насъ фабрики и мануфактуры нін нельзя не отдать справедливости «Би- дойдуть до совершенства, народное богатбліотек'ь»: она наділала много читателей; ство усилится; но будеть ли у насъ релижаль только, что безъ нужды слишкомъ низко гіозное чувство, будеть ли нравственность -наклоняется, такъ низко, что въ рядахъ сво- вотъ вопросъ. Будемъ плотниками, будемъ ихъ читателей не видитъ никого ужъ ниже слесарями, будемъ фабрикантами, но будемъ себя; крайности во всемъ дурны; умъйте на- ли людьми - вотъ вопросъ! клонить и заставьте думать, что вы наклоняетесь, хоть вы стоите и прямо. Потомъ вто- кѣ самимъ изящвымъ, слъдовательно журрая ваша обязанность, развивая и распро- налъ долженъ представлять своимъ читатестраняя вкусь къ чтенію, развивать вмысть дямы образцы изящнаго; потомъ, чувство и чувство изящнаго. Это чувство есть усло- изящнаго развивается и образуется аналивіе челов'яческаго достоинства: только при зомъ и теоріей изящнаго, следовательно немъ возможенъ умъ, только съ нимъ ученый журналъ долженъ представлять критику. возвышается до міровыхъ идей, понимаеть Тамъ, гдё есть уже охота къ искусству, но природу и явленія въ ихъ общности; только гдь еще зыбки и шатки понятія о немъ, съ нимъ гражданинъ можетъ нести въ жертву тамъ журналъ есть руководитель общества. отечеству и свои личныя надежды, и свои Критика должна составлять душу, жизнь частныя выгоды; только съ нимъ человекъ журнала, должна быть постояннымъ его отдеможетъ сделать изъ жизни подвигъ и не ломъ, длинной, не прерывающейся и не сгибаться подъего тяжестью. Безъ него, безъ оканчивающейся статьей. И это тъмъ важэтого чувства, н'ыть генія, н'ыть таланта, н'ые, что она для вс'ых приманчива, всыми нътъ ума - остается одинъ пошлый «здра- читается жадно, всъми почитается украшевый смыслъ», необходимый для домашняго ніемъ и душэй журнала. Первая ошибка обихода жизни, для мелкихъ разсчетовъ эго- «Наблюдателя» состоитъ въ томъ, что онъ изма. Кто откликается на одну плясовую не созналь важности критики, что онъ какъ музыку, откликается не сердцемъ, а ногами; бы изръдка и неохотно принимается за нее. чью грудь не томить, чью душу не волнуеть Онъ выключиль изъ себя библіографію, эту музыка; кто видить въ картина только га- низшую, практическую критику, столь необлантерейную вещь, годную для украшенія ходимую, столь важную, столь полезную и комнаты, и дивится въ ней одной отдел- для публики, и для журнала. Для публики къ; кто не любилъ стиховъ смолоду, кто ви- здъсь та польза, что, питая довъренность къ дить въ драмъ только театральную пьесу, журналу, она избавляется и отъ чтенія, и а въ романъ сказку, годную для занятія отъ покупки дурныхъ книгъ и въ то же отъ скуки-тотъ не человъкъ, хотя бы онъ время, руководимая журналомъ, обращаетъ умълъ болтать о Россини, о «Робертъ Дьяво- внаманіе на хорошія; потомъ, развѣ по поль», чугунныхъ дорогахъ и паровыхъ ма- воду плохого сочиненія нельзя высказать шинахъ. Эстетическое чувство есть основа какой-нибудь дельной мысли, разве къ раздобра, основа нравственности. Пусть процвъ- бору вздорной книги нельзя привязать катаетъ въ Северо-Американскихъ Штатахъ кого-нибудь важнаго сужденія? Для журнагражданское благоденствіе, пусть цивилиза- да библіографія есть столько же душа и ція дошла до посл'єдней степени, пусть тюрь- жизнь, сколько и критика. «Библіотека» мы тамъ пусты, трибуналы праздны: но очень хорошо поняла эту истину, и зато если тамъ, какъ увъряютъ насъ, нътъ ис- браните ее, какъ угодно, а у ней всегда кусства, нётъ любви къ изящному, я пре- будетъ много читателей. Теперь сдёлаю нёзираю это благоденствіе, я не уважаю сколько общихъ замѣчаній о «Наблюдатеэтой цивилизацін, я не върю этой нрав- ль», а потомъ перейду къ его критикъ. ственности, потому что это благоденствіе «Наблюдатель» есть журналь энциклопеискусственно, эта цивилизація безплодна, эта дическій: и вотъ еще одинъ изъ главныхъ нравственность подозрительна. Гдв ивть его недостатковъ, одна изъ причинъ, мвшаювладычества искусства, тамъ люди не добро- щихъ его успѣху. Мы не говоримъ уже о дътельны, а только благоразумны, не нрав- томъ, что энциклопедизмъ безполезенъ, вре-

Чувство изящнаго развивается въ человъ-

ленъ, что онъ течерь, къ нашему несчастью, ретическихъ: «Взглядъ на направленіе истоовдадель нами и кружить наши головы; мы ріи» Ястребцова. О переводных умалчиваю: не говоримъ, что энциклопедизмъ есть не между ними есть и очень хорошія, и очень универсальность, а скорве односторонняя по- посредственныя. Обращаюсь къ критикъ. верхностность: мы спрациваемъ только, сооб- Критика въ «Наблюдатель» такъ странразенъ ли планъ и границы «Наблюдателя» на, такъ удивительна, что стоитъ особенсъ энциклопедизмомъ? «Библіотека» им'ветъ наго, подробнаго разсмотр'внія, для котополное право быть энциклопедическимъжур- раго я теперь не имью времени, да и у наломъ: въ книгь изъ двалиати слишкомъ васъ не достанеть места. Надобно сказать. листовъ можно поговорить о многомъ. Но и что это критика характерная, върная самой «Библіотека» разділена на извізстное число себі, добросовізстная и убіжденная, если отделовь, и въ каждой книжке ея вы ви- можно такъ выразиться; но вместе съ темъ тите одно и то же расположение, одни и тъ не достигающая своей пъли, не приносящая же отдълы и въ одинаковомъ числъ: и подьзы, не понимаемая публикой. Причина потому, если вы не занимаетесь напримъръ этому заключается въ томъ, что она не сосельскимъ хозяйствомъ, то можете его от- временна, что она отзывается классицизмомъ, тать оставлять неразр'язаннымъ — для не им'есть никакого основного начала, никавасъ и такъ много останется чего почитать, кого дентра, изъ котораго бы выходида, что Въ «Наблюдатель», напротивъ, такой энци- она наконецъ похожа на аббата Баттё во клопедизмъ невозможенъ. Положимъ, статья фракѣ XIX въка. Знаю, что я сказалъ Лавылова «О свекловичносахарномъ произ- слишкомъ много, что полобныя веши или водств'ь» есть статья превосходная, евро- вовсе не говорятся, или говорятся съ докапейская, да она им'веть интересь частный, зательствами; я представлю ихъ въ особенона тяжела для такого журнала, какъ «На- ной стать в «О критик в «Московскаго Наблюбдюдатель», ея місто въ «Земледівльческомъ дателя». Пусть, какъ хотять, судять о мо-Журналь» или, что всего лучше, въ «Мо- емъ поступкъ, но я твердо убъжденъ, что сковскимъ Ведомостяхъ», у которыхъ, гово- можно уважать чужія мнёнія и быть съ ними рять, около десяти тысячь подписчиковь. несогласнымь, что уважение уважениемь, Притомъ мы не видимъ полнаго энциклопе- приличіе приличіемъ, а правда правдой, что дизма въ «Наблюдателъ»: его поприще огра- комплименты и мадригалы хороши въ гоничивается очень немногими и определен- стиной, на паркете, а не въ журнала, где ными предметами: литературой, исторіей, всего важніве честное, независимое, чуждое сельскихъ хозяйствомъ и политической эко- личностей, но и твердое, стойкое мижніе. номіей. Напротивъ, намъ кажется, что его энциклопедиямъ состоитъ въ какомъ-то отсут- литературныхъ журналахъ. Что жъ касается ствій общности, порядка, характера. Это до книгь, относящихся къ изящной словесальманахъ, это тетради, гдъ сшиваются и ности, то въ Петербургъ, въ ваше отсутдурныя, и посредственныя, и хорошія, и ствіе, не вышло ни одной достойной внимаотличныя статьи. Только періодическій вы- нія: въ Москв'я вышель «Ледяной Домъ», ходъ его книжекъ двлаетъ его журналомъ. новый романъ И. И. Лажечникова. Этотъ Конечно въ немъ бываютъ статьи превос- романъ былъ истиннымъ подаркомъ русской ходныя, но эти статьи не составляють ре- публикь, прекрасной, лучезарной звыздой на гулярнаго войска, это настоящая милиція, пустынномъ небосклонѣ нашей литературы. которая идеть неровнымъ шагомъ, напада- Но я не буду говорить о немъ: онъ стоитъ етъ недружно, невпопадъ, нестройно и, силь- подробнаго разсмотрвнія; п такъ какъ міеих ная своимъмноголюдствомъ, своей храбростью, tard, que jamais, то въ «Телескопъ», безъ вездв проигрываеть сраженія, вездв отступа- сомивнія, будеть помвіщень полный отчеть еть. Поэтому я не буду пересчитывать статей объ этомъ примъчательномъ произведении «Наблюдателя» и отдавать о каждой изъ Не мало надълало шуму появление «Стихонихъ отчеты. «Наблюдатель» особенно ще- твореній Бенедиктова»: одни увидёли въ голяеть стихотвореніями, но въ этомъ онъ не нихъ зарю новой поэтической жизни въ надалеко ушель отъ «Библіотеки». Кром'в того, шей литератур'в, другіе не признають въ что въ немъ было не болье двухъ или трехъ нихъ даже таланта версификаціи; середивы порядочныхъ стихотвореній, въ немъ есть между этими двумя крайностями нътъ; пубмножество такихъ, которыя решительно не лика такъ же разделена, какъ и журналы, дълають чести его вкусу, какъ напримъръ въ отношении къ Бенедиктову. Вамъ извъсг-«Своя Семья», уродливая и грязная кари- но объ немъ мое мифије: можетъ-быть оно катура на поэзію. Собственно изъ изящныхъ несправедливо, но оно было плодомъ убъжпроизведеній зам'вчательны: «Иванъ Бара- денія, чуждаго всякой личности. Какъ бы башъ» Срезневскаго, «Маскарадъ» Павлова то ни было, но я рашился не говорить бои «Себастіанъ Бахъ» Безгласнаго, а изъ тео- лье объ этомъ предметь: пусть рышить этотъ

Этимъ пока оканчиваю мои замфчанія о

совъ. Къчислу пріятныхъ явленій нашей біл- сознаніе, и тамъ, глі нать этого самосознаной литературы принадлежать «Стихотворенія нія, тамь литература есть или скороспалый Кольнова», которыя вамъ также извъстны. Но илодъ, или средство къжизни, ремесло извъст-Кольцову не такъ посчастливилось, какъ Бе- наго класса людей. Если и вътакой литературъ неликтову.

чему его выводить, когда оно и такъ ясно? ныя явленія, а для исключеній неть пра-Факты иногда говорять краснорвчиве раз- вила...

вопросъвремя, лучшій рішительтаких вопро- сужденій. Литература есть наролное самоесть прекрасныя и изящныя созданія, то И воть я кончиль... А следстве?... Къ они суть исключительныя, а не положитель-

## О КРИТИКЪ И ЛИТЕРАТУРНЫХЪ МНЪНІЯХЪ

«МОСКОВСКАГО НАБЛЮДАТЕЛЯ».

его времени объ изящномъ. Въ наше время, судьи наказывается двойнымъ посмѣяніемъ.

Что такое критика? Простая оценка ху- важна, такъ всеобща; вотъ почему она задожественнаго произведенія, приложеніе тео- влад'вла общимъ вниманіемъ и пріобр'вла ріи къ практик или усиліе создать теорію такой авторитеть, такое могущество. Лароизъ данныхъ фактовъ. Иногда то и другое, ваніе критика есть дарованіе редкое и почаще все вмъсть. Потомъ, чьмъ критика дол- тому высоко цвнимое; если мало людей, нажна быть? Частнымъ выраженіемъ мизнія діленныхъ отъ природы большимъ или меньтого или другого лица, принимающаго на шимъ участкомъ эстетическаго чувства, спосебя обязанность судьи изящнаго, или выра- собныхъ принимать впечатленія изящнаго, женіемъ господствующаго мивнія эпохи въ то какъ же должно быть мало людей, облалица ея представителей, которое есть резуль- дающихъ въ высшей степени этимъ эстетитатъ прежде бывшихъ мнвній, прежде быв- ческимъ чувствомъ и этой пріемлемостью шихъ опытовъ и наблюденій? Безъ сомнь впечатльній изящнаго!.. Ошибаются ть люди, нія, она им'єть право быть тімь и другимь, которые почитають ремесло критика легкимъ но въ первомъ случат она должна быть ша- и болте или менте всякому доступнымъ: тагомъ впередъ, открытіемъ новаго, расшире- лантъ критика редокъ, путь его скользокъ и ніемъ преділовъ знанія или даже совершен- опасенъ. И въ самомъ ділі, съ одной стонымъ его измѣненіемъ, должна быть дѣломъ роны сколько условій сходится въ этомъ тагенія; во второмъ случат она меньше риску- ланть: и глубокое чувство, и пламенная люетъ, но зато можетъ быть увърениве въ са- бовь къ искусству, и строгое, многостороннее мой себь, можеть быть всегда истинной въ изучение, и объективность ума, которая есть отношении къ своему времени. Итакъ, кри- источникъ безпристрастия, способность не тика перваго рода есть исключение изъ об- поддаваться увлечению; съ другой стороны, щаго правила, явление великое и радкое; какова высокость принимаемой имъ на себя критика второго рода есть усиліе уяснить и обязанности! На ошибки подсудимаго смораспространить господствующія понятія сво- трять какъ на что-то обыкновенное; ошибка

когда основные законы творчества уже най- Предметъ критики есть приложение теоріи дены, это есть единственная цёль критики. къ практикъ Всякое критическое разсмотръ-Уменить эти законы теоретически, подтвер- ніе, имфющее своимъ предметомъ не прямо ждать ихъ истину практически, вотъ ея на- изящное, а что-нибудь имфющее къ нему значеніе. Теорія есть систематическое и отношеніе, есть не критика, а полемика, гармоническое единство законовъ изящнаго; какъ бы оно ни было скромно, вѣжливо, тихо но она имфетъ ту невыгоду, что заключает- и безжизненно. Статья о мифніяхъ какогося въ извъстномъ моментъ времени, а кри- нибудь журнала объ изящномъ есть критика; тика безпрестанно движется, идеть впередъ, статья о самомъ журналь есть полемика или собираеть для науки новые матеріалы, но- простое сужденіе. Статья о сочиненіяхъ выя данныя. Это есть движущаяся эстетика, истиннаго поэта, въ которой доказывается, которая вфрна однимъ началамъ, но которая почему онъ есть истинный поэтъ, или статья ведеть насъ къ нимъ разными путями и съ о сочиненіяхъ поэта-самозванца, въ которой разныхъ сторонъ, и въ этомъ-то заключается доказывается, почему онъ есть поэтъ-самося прогрессъ. Вотъ почему критика такъ званецъ, такая статья есть критика; статья

фактовъ умозрѣніемъ, и наоборотъ, цѣль по- теорія и французскій способъ изложенія турномъ предметь, называется критикой.

ствовать литературъ. Мивніе можеть-быть кимъ, поверхностнымъ. не върное, но остроумное! не хочу разсма- У насъ любять критику - объ этомъ нътъ гдь съ равной жадностью читается и хорошее, ніе хорошей критики и какъ вредно – дурной. идурное, гдв равный успёхъ имеють и «пвна, тамъ видна охота къ чтенію, но не потреб- ступаю къ своему делу. ность литературы. Когда наша читающая пу-

дима; но она у насъ должна являться мно- ко о его критикт, то мнт было бы не о чемъ

о произведеніи человіка, котораго никто не горічивой, говорливой, повторяющей саму лумаль почитать поэтомъ и котораго сочи- себя, толковитой. Ея педью долженъ быть ненія не идуть подь повірку теоріи, есть не столько успіхть науки, сколько успіхть полемика. Подъ словомъ «полемика» я раз- образованности. Наша критика должна быть умью здысь не брань, не споры, а все, что гувернеромь общества и на простомь языкь называется репензіей и простымъ выражені- говорить высокія истины. Въ своихъ начаему, мижнія о какомъ-нибуль дитературномъ дахъ она доджна быть нъменкой, въ своемъ предметь. Пъль критики высокая—повърка способъ изложенія — французской. Нъмецкая лемики низшая — защита здраваго смысла, воть единственный способъ сделать ее и Критика опирается на умозрвній, полемика— глубокой, и общедоступной. Нъмцы облана здравомъ смыслъ. Я почелъ необходимымъ даютъ умозрѣніемъ, но не мастера посвясдёлать это раздёленіе: у насъ всякая статья, щать профановъ въ свои таинства, ихъ мовъ которой судится о какомъ-нибудь литера- жетъ понять ихъ же каста — ученые: французы зыбки и мелки въ умозрѣніи, но ма-Всякое ледо полжно быть сообразно съ стера мирить знанје съ жизнью, обобщать обстоятельствами, въ ладу съ отношеніями, идеи. Подражать же исключительно намцамъ Такъ и критика. Мы сказали, что она та- пока безполезно, французамъ — вредно, покое; теперь мы должны сказать, чемъ она тому что, съ одной стороны, идея всегда должна у насъ быть въ Россіи. Въ Герма- должна быть зерномъ ученія, но не должна ніи, стран'в критики, критика идеальна, умо- пугать своей глубиной, должна быть доступзрительна, во Франціи критика положитель- на; съ другой стороны, практическія начала ная, историческая. Какова же должна быть безъ основной идеи пустой оръхъ, котораго критика въ Россіи?.. Но можетъ ли быть у не стоитъ труда грызть. Во всякомъ случаъ, насъ даже какая-нибудь критика, когда у не надо забывать, что русскій умъ любитъ насъ натъ литературы? Шевыревъ однажды просторъ, ясность, определенность, чистое коснулся этого вопроса и решиль, что у насъ умозрение его не отуманить, но отвратить критика должна, какъ у нѣмцевъ, предше- отъ себя; фактизмъ можетъ сдѣлать его мел-

тривать его; скажу только, что, по моему спора. Книжка журнала всегда разогнута мивнію, нашей литератур'я должна предше- на критик'я, первая разрізанная статья въ ствовать нікоторая образованность вкуса журналів есть критика; какть бы ни быль дуили, другими словами, у насъ сперва должны ренъ журналъ, въ какомъ бы ни былъ упадкъ, явиться читатели, dilettanti, а потомъ уже и но если въ немъ случится хоть одна замѣчалитература. Немцы сделались критиками тельная критическая статья, она будеть провследствие своего характера, своего умозри- чтена, заключающая ее книжка вынется изътельнаго направленія, следовательно у нихъ подъ спуда и увидить свёть Божій; критике критика родилась сама; у насъ она есть усиліе больше всего бываеть обязань журналь или подражаніе, такъ же какъ и литература. Я своей силой. Безъ критики журналь есть не знаю политической экономіи, и потому не образь безь лица, анатомическій препарать, а могу рашить: продукть ли родить потребите- не живое органическое существо. Почему же лей, или потребители родять продукть: по такъ? Туть скрывается много причинъ-и крайней мірь у насъ сперва должны явиться оскорбленное самолюбіе, и личныя отношетребователи на литературу, а потомъ уже нія, но болве всего жажда образованности. и литература. А то—смѣшное дѣло!—хотять. Теперь очень ясно, чѣмъ должна быть въ чтобы у насъ были поэты, когда еще ихъне- Россіи критика, какая ея цъль и какимъ пукому читать. Цвѣтущее состояніе нашей книж- темъ должна она идти къ своей цѣли. Равной торговли не только не опровергаеть этого нымъ образомъ теперь ясно нидно, какъ важположенія, но еще подтверждаеть его: тамъ, на у насъ критика, какъ благодітельно влія-

Окончивъ эти предварительныя объяснесенники» Гурьянова, и стихотворенія Пушки- нія, которыя я почиталь необходимыми, при-

Я не безъ намфренія сказаль о различіи блика сд'влается многочисленна, взыскательна критики отъ полемики, не безъ нам'бренія и разборчива, тогда явится и литература. даль моей стать заглавіе не просто «о крити-Изъ этого ясно видно назначение критики къ «Московскаго Наблюдателя», но «о критивъ Россіи. У насъ принесетъ пользу критика кв и литературныхъ мивніяхъ «Московскаго высшая, трансцендентальная: она необхо- Наблюдателя»: если бы я сталь говорить тольскихъстатей въ «Наблюдатель» было не больте лвухъ или трехъ, остальныя всё полемическія въ томъ смысль, какой я даю полемикь.

ку. буду следить всё мнёнія шагь за шагомъ.

Шевыревъ есть исключительный и привилегированный критикъ «Московскаго Наблюдателя»: его статьи составляють лучшее украшеніе и дають нѣкоторую жизнь и движеніе этому журнаду, который такъ бъденъ женіе этому журналу, который такъ бізденъ чистыми деньгами, и всегда на ассигнаціи. жизнью и движеніемъ. Поэтому на его статьи Воть іздеть литераторь въ новыхъ саняхъ: ты я должень обратить особенное внимание. Шевыревъ-лит раторъ д'ятельный, добросовъстный, оригинальный во мижніяхъ и слога, литераторъ съ дарованіемъ и авторитетомъ: тъмъ большаго вниманія заслуживають его критическія мнінія, а всякое вниманіе, будеть ли оно поддержкой или реакціей. есть признакъ уваженія. Опровергать можно только то, что имфетъ вліяніе на публику, а имъть это вліяніе можеть только таланть. Воть что заставило меня взяться за перо, вотъсъкакимъ чувствомъ и вследствие какой причины приступаю я къ разбору мнёній Шевырева.

Шевыревъ дебютироваль въ «Наблюдатель» статьей «Словесность и Торговля». Это Шевыревъ изъявляетъ въ ней сожальніе, что наша литература превратилась въ промышленность, что она «подружилась съ книгопродавцемъ, продала ему себя за леньги и поклялась въ вѣчной вѣрности». Это выраколкимъ остроуміемъ въ выраженіи. Въ ней поразительно върнаго; но выводъ ея ръшительно ложенъ. Авторъ доказалъ совствиъ не то, что хотель доказать, какъ увидимъ ниже. Последуемъ за нимъ въ его статье:

«. . . Нашъ писатель то, что можно сказать однимъ словомъ, выражаетъ предложениемъ, а предложение, достаточное для мысли, вытигиваеть въ длинный-предлинный періодъ, періодъ - въ убористую страницу, страницу—въогромный листъ печатный... Его слогъ, какъ проволока, можетъ до безконечности вытягиваться. Но въ чемъ тайна всего этого? — Въ томъ, что цена печатнаго листа есть 200 или 300 рублей; что наж-дый эпитеть въ статьт его ценится можетъ быть въ гривну, каждое предложение есть рубль; каждый періодъ, смотря по длинь, есть синяя или красная ассигнація!...»

Все это очень остроумно и върно; но сдълаемъ еще несколько вынисокъ.

«И такъ, болтливость нашего слога, безконечные плеоназмы, необдёланные періоды, ряды синонимовъ, существительныхъ, прилагательныхъ и глаголовь на выборь, всё эти свойства скорописи, одольвающей нашу интературу, имьють начало свое въ томь, что нынь слова — деньги, и слогь было еще до основания «Библіотеки»: за

говорить, потому что собственно критиче- чемъ грузнее, темъ выгоднее. Оть такого слога растетъ статья, толстфютъ листки книги взаувается самая книга, какъ калачъ у пекаря, наблюдающаго выгоды прицеки.

ія въ томъ смыслѣ, какой ядаю полемикѣ. На журналы я смотрю, какъ на капитали-Я буду разсматривать всѣ статьи по поряд- стовъ. «Библіотека для Чтенія» имѣетъ для меня иять тысячь лушь полиисчиковь, «Стверная Пчела в можеть быть - вдвое. Зам в чательно, что эти журналы еще въ томъ сходятся съ богачами, что любятъ хвастаться всенародно своимъ богатствомъ. И эти души подписчиковъ гораздо върнъе, чъмъ твои оброчныя: за ними никогда нътъ недоимки; онъ платять впередъ и всегда думаешь, это-сани. Нътъ, это статья «Библіотеки для Чтенія», получившая видъ саней, покрытыхъ медвъжьей полостью, съ богатыми сере-бряными когтями. Вся эта бронза, этотъ коверъ этоть лакъ чистый и опрятный — все это листы этой дорого заплаченной статьи, принявшее разные виды саннаго издёлія. Литераторъ хочетъ дать объдъ и жалуется, что у него нътъ денегъ. Ему говорять: «да напиши повъсть и пошли въ «Библіотеку», вотъ и объдъ. »

Вызови на страшный судъ того писателя, котораго первый романъ, внушенный вдохновеніемъ честнымъ и приготовленный долгимъ трудомъ, завоевалъ вниманіе публики! Спроси совъсть его о второмъ, о третьемъ, о четвертомъ его романъ! Вслѣдствіе чего они явились? Не насильно-ли выпросиль онъ ихъ у непокорнаго вдохновенія, у невнимательной исторіи? Не торопился ли онъ встыть напряжениемъ силъ своихъ противъ услобыла статья не критическая, а полемическая. вій Музы, чтобъ только воспользоваться свѣ-Шевыревъ изъявляетъ въ ней сожальніе жестью перваго усивха? Его насильственное второе, болже насильственное третье и четвертое вдохновение не было ли плодомъ того безотчетнаго, но сладкаго чувства, что романъ теперь

самая върная спекуляція?»

Повторяю, въ этихъ выпискахъ заклюженіе есть остроумная и чрезвычайно вір- чается самое вірное изображеніе современная характеристика современной нашей ли- ной литературы. Но что же этимъ хотълъ тературы. Вообще вся статья отличается ка- сказать почтенный критикъ? Не противокимъ-то грустнымъ чувствомъ негодованія и рѣчитъ-ли онъ самому себѣ? Теперь наши литераторы въ чести, живутъ своямъ ремемного справедливаго, глубоко истиннаго и сломъ, а не посторонними и чуждыми ихъ призванію трудами: это прекрасно, это должно радовать. Теперь таланть есть богатое наслъдство, онъ уже не ропщетъ на несправедливость судьбы, онъ уже не завидуетъ праву знатнаго происхожденія, доставляющаго всв выгоды, всв блага жизни: это утвшительно, это отрадно!... Но полно, правда ли, что «наша литература даеть объды, живеть въ чертогахъ, ходитъ по коврамъ, вздитъ въ каретахъ, въ лаковыхъ саняхъ, кутается въ медвъжью шубу, въ бекешь съ бобровымъ воротникомъ, возвышаетъ голосъ на аукціонахъ Опекунскаго Совъта, покупаетъ имънія?...» Ніть ли въ этихъ словахъ преувеличенія, гиперболь? Не слишкомъ ли далеко увлекся авторъ въ своемъ благородномъ негодовании? Или не смѣшиваетъ ли онъ вещей, ложно принимая одну за другую? Правда, намъ извъстны два или три романиста, которые обезпечили на всю жизнь свое со-

когда у ней бывалыхъ много? «Ивант Выжи- скій ильнникъ» быль хорошъ, но «Бахчисагинъ» явился въ то время, когда еще наша ли- райскій фонтанъ» дучше, но «Пыгане» еще тература не быда торговдей, когда она была лучше, а тамъ еще остаются «Евгеній Оньво всемъ пвъту своемъ. Вслъдъ за «Иваномъ гинъ», «Борисъ Годуновъ», «Подтава»: чтожъ Выжигинымъ» появились: «Юрій Милослав- вы говорите намъ о вторыхъ и третьихъ роскій», «Дмитрій Самозванець», «Рослав- манахь?... Эти вторые и третьи романы были девъ», «Последній Новикъ», а «Библіотека» хуже первыхъ оттого, что успехъ первыхъ явилась уже после всехъ нихъ. Повестями и то былъ основанъ не на таланте, не на журнальными статьями, даже при усиленной истинномъ достоинствв, а на разныхъ подъятельности, можно только жить кое-какъ, стороннихъ обстоятельствахъ; одинъ гладко но объ обезпечении своего состояния нельзя и грамотно писалъ, другой блеснулъ нои думать. Спрашпваю Шевырева: изъ участ- востью рода, третій какъ-то нечаянно обмодвующихъ въ «Библіотекв» помъстиль ди вился: воть вамь и вся тайна, вся загадка; хоть кто-нибудь болье двухъ или трехъ ста- она не мудрена и надъ ней не для чего лолороги ни были, право, не наживешь чер- состояние современной литературы, но вы тоговъ, не заведещь кареты, много-много не в врно объяснили причины этого состоянія, тому, что теперь таланть и трудолюбіе оть этого не была бы ни на волось лучше. дають (хотя и не всёмъ) честный кусокъ Въ этой же стать В Шевыревъ взводитъ хльба... И въ этомъ отношеніи «Вибліотека странное обвиненіе на нашихъ писателей, для Чтенія» заслуживаеть благодарность, а говоря, что «наши пишущіе спекуляторы не упрекъ. Но вы видите въ этомъ вредъ (въ подражание Европъ) дарятъ насъ по для успаховъ латературы, вы говорите, что большей части въ рода разочарованномъ или наши вторые романы бываютъ какъ-то хуже ужасномъ». Полно, правда ли это? Мит такъ первыхъ, третьи-хуже вторыхъ, что наши кажется, наши романы съ этой стороны не повъсти водяны, періоды длинны, обремене- заслуживають ни мальйшаго упрека. ны безъ нужды эпитетами, глагодами, до- По поводу этой мысли Шевыревъ объполненіями: все это правда, во всемъ этомъ ясняетъ причину разочарованнаго и отчаяня согласенъ съ вами, да вы ошибаетесь въ наго характера европейскихъ романовъ, гопричинъ этого явленія. Вспомните, что каж- воря, что она заключается въ въковой опытдый стихъ Пушкина обходился книгопродав- ности и разочарованіи челов'ячества. Это памъ въ красненькую, если не больше, а такъ, но тутъ есть и другія причины: вліяніе въдь стихи Пушкина отъ этого нисколько не Байрона, стремление къ истинъ, покорность были хуже: вспомните, что за «Пиковую модь, желаніе върнаго усивха и въ славь, и даму» и «Княжну Мими» «Библіотека» за- въ деньгахъ, и пр. В'ёдь не всякій романъ, платила деньгами, ассигнаціями, а вы сами не всякая пов'єсть есть поэзія, есть творчехвалите эти повёсти. Вотъ вамъ самый про- ство: а если романъ или повёсть есть не стой и самый уб'ёдительный фактъ. Онъ до- работа, а плодъ вдохновенія, то изображенказываетъ, что истинный талантъ не уби- ная въ нихъ жизнь непремённо должна вають деньги, что

Не продается вдохновенье, Но можно рукопись продать!

что жъ взволить на нее небывалыя вины, на его литературное поприше: его «Кавказтей въ годъ?... А на три статьи, какъ бы он'в мать годовы. Вы очень в'врно изобразили разв'я купишь сани, да безъ дошадей на нихъ у насъ н'ять лятераторовъ, а деньгами недьзя лалеко не учлень... Гльжъ логика, гль спра- нальдать дитераторовъ; вотъ что вы докаведливость? Странное дёло, какъ сильно зали, хотя и думали доказать совсёмъ друовдадъла Шевыревымъ ложная мысль, что гое. Вы сами были вкладчикомъ «Библіотеки», въ нашъ вѣкъ поэты и литераторы превра- вы сами украсили ее статьей, такъ неужели тились въ какихъ-то Великихъ Моголовъ!... ваша статья должна быть хуже оттого, что Но объ этомъ будетъ ниже, когда дойдетъ до вы получили за нее деньги?... Повърьте, что его статьи о «Чаттертонъ». Нъть, критикъ, еслибы теперь нельзя было ни копъйки добитьбулемъ радоваться отъ искренняго сердца и ся литературными трудами, наша литература

быть или ужасна, или крайне смѣшна...

Оть этой полемической статьи перехожу къ двумъ собственно критическимъ статьямъ Конечно в'врная пожива отъ литературныхъ Шевырева. Первая изъ этихъ статей есть трудовъ умножаетъ число непризванныхъ разборъ «Князя Михаила Васильевича Сколитераторовъ, наводняетъ литературу пото- пина-Шуйскаго», драмы Кукольника, вторая помъ дурныхъ сочиненій; но это зло необхо- «Трехъ повѣстей» Павлова. Въ этихъ статьдимое. Литература, какъ и общество, имъстъ яхъ Шевыревъ является критикомъ, дълаеть своихъ плебеевъ, свою чернь, а чернь вездв насъ участникомъ своихъ критическихъ бываеть и невъжественна, и нагла, и без- върованій и даеть намъ средство оцівнить стыдна. Обращаюсь опять къ Пушкину; ему свой критическій талантъ. Эти дв'в статьи, платили дорого, очень дорого, но посмотрите еще при самомъ своемъ появленіи, удивили

могъ окончить этой картины.

«Какъ часто, дочитывая последнюю страницу XII тома, которая такъ чудно рисуетъ русскій хаосъ междуцарствія, при посл'єднихъ словахъ «Оръшекъ не сдавался», вмъстъ съ картиной эпохи я воображаль картину самого историка. Представьте себъ его въ двадцатинятилътнихъ креслахъ (?), свидътеляхъ его труда неутоми-маго; одинъ (??), чуждый помощи (???), сильной рукой приподымаеть онъ тяжелую завъсу минувшаго, сшитую изъ ветхихъ хартій, и устремляетъ на великую эпоху Россін глубокомысленныя очи, а другой рукой пишеть съ нея живую картину, возвращая минувшее настоящему... и внезапно хладная коса смертная касается неутомимой руки писателя на самомъ широкомъ его разбыты... неро выпало изъ нерстовъ, вслыдъ затемь свинцовая завеса закрыла отъ насъ «Исторію Россін», - свинцовая, потому что послѣ могучей руки Карамзина никто до сихъ поръ не осмёлился достойно (?) поднять ее, хотя и были нёкоторыя усилія... Славныя кресла Карамзина до сихъ поръ еще праздны, къ стыду тику, сама даетъ главныя событія и характеры, нашей литературы!»

Не правда ли, что эти строки очень странны? Мы не хотимъ упрекать Шевырева въ излишнемъ пристрастіи къ Карамзину; послѣ того какъ насъ призывали молиться на могиль незабвеннаго мужа и шептать его святое имя, насъ трудно удивить чемъ-нибудь въ этомъ отношении. Конечно Шевыревъ, какъ по своимъ лътамъ, такъ и по своему образованію, не должень быль бы принадлежать къ литературнымъ старовърамъ; это другой вопросъ, который самъ собою ръшится подробнымъ разсмотръніемъ всъхъ критическихъ и литературныхъ мнаній Шевырева... Покуда насъ удивляетъ только неловкость комплимента, сделаннаго Шевыревымъ памяти Карамзина. Хвалить вообще не такъ легко, какъ думаютъ, тутъ надо больше умънье, чтобъ иные насмъщники не сказали:

Не поздоровится отъ этакихъ похвалъ!

кресла? Развъ они принадлежатъ къ преда- и что долженъ выставить въ своей драмъ ніямъ нашей литературы, разв'ю о нихъ всіз поэть, который бы избраль для своей драмы знають? Развъ это точно фактъ, что Карам- эту эпоху. Жаль, что Шевыревъ не показалъ зинъ двадцать пять леть сидель въ однихъ намъ того закона творчества, на которомъ креслахъ? Если же это просто риторическая онъ основалъ право исторіи и свое собственфигура, то довольно забавная...-«Одинъ» ное чертить путь фантазіи художника; жаль, да развѣ исторію пишутъ вдвоемъ? «Чуж- что этотъ интересный законъ эстетики остаетдый помощи»—это неправда: Карамзину ся досел'в тайной!... Впрочемъ, какъ увидимъ

насъ до крайности, показались намъ нераз- помогали труды многихъ изыскателей. «Сильръщимыми загалками; теперь мы имъ еще ной рукой приподымаеть онъ тяжелую забольше удивляемся, еще больше ихъ не по- въсу минувшаго, сшитую изъ ветхихъ харнимаемъ. Критика на драму Кукольника, и кри- тій, и устремляєть на великую эпоху Россіи тика большая, въдвухъкнижкахъ журнала!... глубокомысленныя очи, а другой рукой пи-Мит кажется, что такая критика себь доро- шеть съ нея живую картину»... Помидуйте: же... Но что намъ до этого: всякій воленъ тра- да зачёмъ же онъ подымалъ эту завёсу? Что тить свое лобро, на что хочеть: посмотримъ онь за нею вильдъ? Вель эта завеса была лучше, какъ исполниль свое дело Шевыревъ. спита изъ летописей, такъ, стало-быть, онъ Онь начинаеть краткимъ изложениемъ хода на ней, а не за ней долженъ былъ видъть событій эпохи, изъ которой почерпнуто со- минувшее. И притомъ, что за странная фанлержаніе драмы Кукольника, и мимоходомъ тазія представить Карамзина въ такомъ неизъявляетъ сожальне, что Карамзинъ не ловкомъ и принужденномъ положения одной рукой держится за тяжелый занавъсъ, а другой пишеть! Пускай эти руки были могучія, а все трудно... Воля ваша, а здёсь не выдержана метафора, и потому страждеть здравый смыслъ. Да впрочемъ излишне нылкое воображение всегла было врагомъ здраваго смысла... Что же такое значить «осмълиться достойно поднять руку» для написанія исторіи - этого мы рѣшительно не понимаемъ.

> Но этотъ неловкій комплименть составляетъ въ статъв Шевырева родъ небольшого. хотя и эмфатическаго отступленія: обраща-

юсь къ главному предмету.

Кончивъ изложение или очеркъ событий эпохи, избранной драматикомъ, Шевыревъ дълаетъ слъдующее заключеніе, выражающее его основное понятіе о творчествь:

«Кажется, исторія сама чертить путь драмасама располагаеть дѣйствія.»

Что это такое? Не обманывають ли меня глаза?... Какъ? такъ сама исторія даетъ художнику планъ драматического созданія, а ему, художнику, остается только «не искажать ея, быть вфриымъ ей, отгадывать койчто утаенное временемъ и лѣтописью»?... Полно, не ошибся ли я? Перечитываютакъ, точно такъ!... Какъ? такъ, стало быть, я пишу историческую драму, онъ пишетъ, вы пишете, они пишутъ-и всв мы, какъ ни много насъ, напишемъ поневолѣ одно и то же? Гдѣ же свобода художника? Что же его вдохновеніе, его творчество?... Признаюсь, чудный рецепть писать драмы! Удивляюсь, какъ послъ этой статьи Шевырева не явилось нѣсколько дюжинъ историческихъ драмъ!... Только избъгая длинныхъ выписокъ, не выписываю этого даннаго рецепта слишкомъ въ двѣ страницы мелкой печати, Во первыхъ: что за двадцатипятилътнія гдъ критикъ по пальцамъ высчитываетъ, что

на которомъ опираются мивнія Шевырева, еть не то, чтобы поэть погрышиль противъ посель остаются для публики тайной. Мы, творчества, а то, что онъ не пошель по пути. съ своей стороны, всегда думали, что поэтъ начерченному самой исторіей. Потомъ исчине можетъ и не долженъ быть рабомъ исто- сляетъ его промахи противъ здраваго смысла. ріи. такъ же какъ онъ не можеть и не дол- а именно, что у него героемъ драмы являетжень быть рабомъ действительной жизни, ся Ляпуновъ, а Скопинъ-Шуйскій играетъ потому что въ томъ и другомъ случай онъ самую жалкую и ничтожную роль, что отрабыль бы списчикомь, копіистомь, а не твор- вленіе Скопина на пиру есть тупоумное злопомъ. Поздравляемъ поэта, если герой его дъйство, и пр. Разумвется, все это не касается романа или прамы совершенно сходенъ съ законовъ изящнаго, потому что драма согероемъ исторіи, котораго онъ выводить въ всёмъ не изящна; разумёется, легко выстасвоемъ созланія: но это можеть быть только вить всв ея ошибки, потому что когда умъ въ такомъ случав, когда поэтъ угадаетъ творитъ безъ участія чувства и фантазіи, то историческое лицо, когда его фантазія сво- всегда ділаеть нелібности и промахи проболно сойдется съ дъйствительностью. Раз- тивъ здраваго смысла. Перехожу ко второй умвется, что это будеть случай, а не раз- критической статьв Шевырева. счеть, удача, а не намфреніе. Поэть читаетъ хроники, исторію, пов'єряєть, сообража- выревь разсуждаеть о разныхъ предметахъ етъ, сдружается съ избранной эпохой, съ и между прочимъ о какой-то «свътской» поизбранными лицами; изучение для него необ- вести, и называетъ повести Павлова «свётходимо, но не это изучение составдяеть акть скими». Что это такое — «свътская» повъсть? творчества: поэтъ ищетъ историческое лицо, Не понимаемъ; въ нашей эстетикъ не упозоветь его къ себъ и не видить его, пока минается о «свътскихъ» повъстяхъ. Ла разоно само не придетъ къ нему, незваное и вѣ есть повѣсти мужицкія, мѣщанскія, подънеожиланное, въ свътдую минуту поэтиче- яческія? А почему-жъ бы имъ и не быть, скаго откровенія, можеть быть, тогда, какъ если есть повъсти «свътскія»?.. Ну, пусть ихъ онъ уже бросаль и хроники, и исторіи... То будуть-посмотримь, что дальше. Сначала же и съ планомъ, ходомъ и всей компози- критикъговоритъ, что у насъредко появляютціей созданія. Ему нужны только н'єкоторыя ся хорошія пов'єсти: это мы знаемъ. Помгновенія изъжизни героя, ему нужны толь- томъ, что повъсть есть вывъска современной дълать пропуски, неважныя анахронизмы, Причину этого критикъ находить въ томъ, вправь нарушать фактическую върность исто- что «у всякаго есть своя жизнь, свой анекріи, потому что ему нужна идеальная вір- доть, свой разсказь, однимъ словомъ, у всяность. Возьмите трехъ, четырехъ превосход- каго своя повъсть». Но въдь, скажемъ мы, гелю, къ Сольгеру, къ Шеллингу...

ниже, всф пункты эстетическаго удожевія, бирать подробно. Въ ней критикъ доказыва-

Эта статья еще удивительное. Въ ней Шеко нъкоторыя черты эпохи; онъ вправъ литературы: и объ этомъ мы тоже слыхали. ныхъ историковъ той или другой эпохи, того и прежде было то же, отчего-жъ прежде поили другого историческаго лица: эта эпоха, въстей не писали? Потомъ критикъ говоритъ, это лицо у каждаго изъ нихъ при всемъ что «съ тъхъ поръ, какъ стало такъ легко сходствь будеть отличаться особенными про- быть авторомъ», появилось много дурныхъ тиворъчащими оттънками. Значить, и въ повъстей и романовъ: истина неоспоримая! исторін есть свое творчество, значить, и «Пов'єсть т'ємь бол'єе доступна для вс'єхь и историкъ создаетъ себъ идеалъ. Хроники каждаго, что ея форма есть та же проза, однъ, а идеалы, составленные по нимъ, раз- которою всъ говорятъ»; признаемся-мы съ личны. Иногда же художникъ (особенно, этимъ не совствиъ согласны. Потомъ критикъ когда его талантъ субъективенъ) имфетъ говоритъ, что «жизнь есть какое-то складполное право нарушить исторію въ истори- ное бюро, со множествомъ ящиковъ, между ческой драмь, взявъ исторію только рамою которыми есть одинъ глубокій тайный ящикъ для своей идеи. Филиппъ и Донъ-Карлосъ съ пружиною», что въ этомъ ящикъ лежитъ Шиллера нисколько не похожи на Филиппа женское сердце, что авторъ «Трехъ Повъи Донъ-Карлоса исторіи: но, нев'єрные исто- стей» слегка коснулся этого ящика, и что рической истинъ, они въ высочайшей степе- есть надежда, что когда-нибудь онъ и совсъмъ ни върны въчной истинъ человъческой души, откроетъ его. Послъ этой прекрасной и поэтичеловъческаго сердца, върны истинъ поэти- ческой аллегоріи въ восточномъ вкусь крической, потому что не выдуманы, не приду- тикъ говорить намъ, что авторъ вынулъ изъ маны, а родились сами!... А какъ? - этого ящика записку, смыслъ которой состоить въ не сказаль бы вамъ и самъ поэтъ, еслибы томъ, что человъкъ вездъ достоинъ внимавы его спросили, и отослаль бы можеть нія, что сильныя страсти и разкіе характеры быть вась съ вашимъ вопросомъ къ Шле- встречаются и въ убогихъ хижинахъ крестьянъ. «Въ этихъ словахъ, говоритъ кри-Второй части этой критики не буду раз- тикъ, заключается теорія автора и тайна современной повъсти». Лля кого же эта тайна ское не такъ сложно, какъ мужское; потому ли, есть тайна, объ этомъ критикъ умалчиваетъ. Потомъ критекъ говоритъ, что есть люди, которые «ишуть пов'єстей за трилевять земель. на горахъ Кавказа, въ степяхъ Африки, въ жизни великихъ людей, въ своей фантазіи (?). Нать, продолжаеть онь, найдите повъсть злѣсь, около себя». Мы не понимаемъ, почему поэть должень ограничить себя только окружающею его жизнью, почему онъ не можетъ искать ее на Кавказъ, въ Африкъ и въ жизни великихъ дюлей и болъе всего въ своей фантазіи. Намъ, напротивъ кажется, что онъ именно только въ своей фантазіи должень искать повёсти: жизнь у всёхъ подъ руками, вст ее видять, многіе даже наблюнають и понимають, но воспроизволить могуть только тв, у которыхъ есть фантазія. Потомъ говоритъ, что въ «свътской повъсти Павдова «Ятаганъ» все просто, неизысканно, безъ внезапностей, что въ ней характеровъ немного, но что эти характеры глубоки, что повъствователь долженъ быть психологомъ: со всёмъ этимъ нельзя не согласиться.

Теперь следуеть у него упрекь автору за женщину, противъ которой онъ, будто бы, погрѣшилъ въ своей повѣсти «Аукціонъ», Онъ называетъ ее «неизгладимымъ проступкомъ предъ лицомъ женскаго пола и непозволительнымъ злоупотребленіемъ таланта писателя». Признаемся откровенно: мы и такъ уже нашли много непонятнаго и уливительнаго во мевніяхъ Шевырева, но это мевніе даже пугаетъ насъ: мы боимся, что оно непонятно намъ вследствіе своей глубины и ограничен. ности нашей мыслительной способности. Онъ лаже нападаеть въ этомъ отношении на «Ятаганъ», въ которомъ княжна кокетничаетъ съ соперникомъ своего избранника не изъ какой другой цёли, какъ изъ любви къ этому невинному занятію... «Эта княжна, говоритъ онъ, лукаво помнитъ о какихъ-то ядовитыхъ бездыкахь общества, о кареть, въ которой нельзя вздить ея солдату».. Пусть думаетъ критикъ, какъ угодно ему, но мы понимаемъ это иначе: намъ кажется, что здѣсь то именно авторъ «Трехъ Повъстей» показаль самымъ блистательнымъ образомъ свое знаніе и свъта, и человъческого сердца, въ этой черть мы признаемь высокую художественность. о которой вы сами говорите, что она оторвется Мы желаемъ не меньше всякаго, чтобы люди были хороши, но хотимъ, чтобы ихъ показывали такими, каковы они есть, истина и разочарованіе терзають нась не меньше всякаго, кимь пожертвованіямь мы часто бываемь споно мы ищемъ ея, этой истины, но мы находимъ въ ея терзаніяхъ радость, наслажденіе своего рода и насъ удивляетъ и смѣшитъ

«Нфтъ, не такова женщина у насъ въ Россін! Она едва ли не лучше мужчины, она его образованиве; потому ли, что образование жен- ской, у колыбели, съ младенцемъ у ея груди въ

что ей больше досуга предаваться свободнымъ занятіямъ ума, чёмъ мужчине, рано увлекаемому службой...»

Часъ отъ часу не легче?.. Женщина елва ли не образованнъе мужчины, потому что «женское образование не такъ сложно, какъ мужское»?.. Но въдь образование нашихъ крестьянокъ еще малосложнее, такъ следуеть ли изъ этого, чтобы наши крестьянки въ полосатыхъ понёвахъ были идеаломъ женщинъ? И неужели высочайшее совершенство образованія состоить въ несложности образованія?.. Женщина у насъ едва ли не образованнъе мужчины, потому что «ей болье досуга предаваться свободнымъ занятіямъ ума. чьмъ мужчинъ»... Но былорумянымъ, чернозубымъ и тучнымъ сожительницамъ нашихъ брадатыхъ торговцевъеще болье времени предаваться свободнымъ занятіямъ ума!.. И онъ точно предаются «свободнымъ» занятіямъ!.. Воля ваша, а здѣсь нѣтъ логики! — Но послушаемъ еще критика.

«Если когда мужчина въ Россіи будетъ достоинъ своего назначенія, это будеть дарь женщивы, илодъ ея заботливости о немъ. Посмотрите, какъ ова посвятила у насъ себя воснитанію пътей, какъ она отказывается отъ веселій свъта, какъ она сама себъ создаетъ свободный гинецей, какъ любитъ дътскую и живетъ въ ней своими мыслями и чувствами!»

Честь и хвала Шевыреву! Онъ нашелъ наконецъ эту утопію, эту землю обътованную, гдь женщина презираеть мелочами суетности и самолюбія, гат она велика исполненіемъ своихъ священнъйшихъ обязанностей скромномъ уголкъ семейной жизни, отмежеванномъ ей природой, гдв она жена и мать, а не свытская женщина, не femme savante, не поэть!. Поздравляемъ его съ находкой!.. Мы бы сказали объ этомъ болье, но такъ какъ это не относится ни къ критикъ, ни къ литературь, то заключаемъ наше замъчание стихомъ Грибовдова:

Блажень, кто въруеть: тепло сму на свътъ!

Следующая за этимъ мысль поражаетъ своей върностью и глубокостью, и намъ очень пріятно ее выписывать, хотя она тоже не относиться ни къ критикъ, ни къ литературъ.

«Изобразите миф, повфствователь, ту женщину, отъ великолъппой жизни, отъ родныхъ, и пойдеть за вами въ Сибирь, на край свёта, гдё только можеть умереть за васъ... Изобразите мнъ женщину еще выше этой, потому что къ высособны, но не бываемъ способны къ пожертвованіямъ ежедневнымъ, обыкновеннымъ, не сопряженнымъ ни съ какимъ говоромъ славы, чуждымъ всякаго подозрѣнія въ тщеславін, въ приаркадская въра въ совершенство міра этого... тявапін на публичное мибніе; изобразите миб во время пышнаго бала, который и пылаеть, и гремить, и блещеть, и ждеть женщины... изобравите мнъ ее во времи такого бала въ своей дътту очаровательную полночь, когда все о ней ду- галъ, буриме: остроуміе второго рода есть маеть, все полно ею...»

не исключительнымъ, подобно генію, но обыкновеннымъ явленіемъ. До того же блаженбезплоднымъ.

пество, но ненавилимъ шегольство.

тей полемическихъ.

маемъ иначе. Смѣшное выражается многораз- росвѣтскихъ помѣщиковъ», онъ говоритъ: лично, многохарактерно, такъ сказать. Въ этомъ отношени оно похоже на остроумие: есть остроуміе пустое, ничтожное, мелочное, умівющее найти сходство между Расиномъ и деревомъ, производя то и другое отъ «корня», остроуміе, играющее словами, опирающее ся на «какъбы нетакъ» и тому подобномъ, — остроуміе, глотающее иголки ума, которыми можетъ и само подавиться, какъ мы уже и видъли приміры этому въ нашей литературі, потомъ есть остроуміе, происходящее отъ умінья видеть вещи въ настоящемъ виде, схватывать ихъ характеристическія черты, выказывать ихъ смѣшныя стороны. Остроуміе перваго рода есть удёль великихъ людей на малыя дъла; остроуміе второго рода или дается природой, или пріобрѣтается горькими опытами жизни, или вследствие грустнаго взгляда на жизнь: оно смёшить, но въ этомъ смёхё много горечи и горести. Остроуміе перваго рода есть каламбуръ, шарада, тріолетъ, мадри-

сарказмъ, желчь, ядъ, другими словами: оно Ла, это истинная женщина, и мы увърены, есть отрицательный силлогизмъ, который не что вск наши повъствователи будутъ изобра- доказываетъ и не опровергаетъ вещи, но жать ее, когда она сделается не фениксомъ, уничтожаетъ ее твмъ, что слишкомъ верно характеризуеть ее, слишкомъ ръзко выказываеть ея безобразіе или удачнымъ сравнаго времени совътъ Шевырева останется неніемъ, или удачнымъ опредъденіемъ, или просто върнымъ представленіемъ ся такъ. Потомъ критикъ хвалитъ слогъ автора какъ она есть. Смѣшное или комическое такъ «Трехъ Повъстей»: его слогъ въ самомъ дъ- же точно разлъляется: оно или волевиль или ль-пвьтокъ, благоухающій и прекрасный; мы «Горе отъ Ума». Мы думаемъ, что смышное вполив согласны въ этомъ съ критикомъ, но и остроумное перваго рода принадлежить банамъ кажется страннымъ, что онъ называетъ рону Брамбеусу, повъсти котораго не лишеего періодъ округленнымъ, его фразу -- обто- ны литературнаго достоинства, хотя и личенной: по нашему мнвнію, эта похвала ху- шены всякой художественности, какъ и поже брани. «Новый пов'єствователь, говорить в'єсти вс'яхь разсказчиковь-балагуровь; а онъ еще, романисть въ классическихъ фор- смѣшное Гоголя относится ко второй категомахъ. Его фраза — фраза Шатобріана по ще- рід комизма. Мы опираемся въ этомъ случав гольству и отдълкъ, но украшенная просто- на то, что его повъсти смъшны, когда вы той». Если это такъ, то, по нашему мивнію, ихъ читаете, и печальны, когда вы ихъ проэто опять-таки не похвала, а порицаніе: мы чтете. Онъ представдяеть вещи не карикауважаемъ благородство въ литературъ, но не турно, а истинно: въ его «Вечерахъ на хутерпимъ паркетности, высоко ценимъ изя-торе», въ повестяхъ: «Невскій Проспектъ», «Портреть», «Тарасъ Бульба», смѣшное пе-Вообще критикъ въ своей статъв довольно ремешано съ серьезнымъ, грустнымъ, преясно высказаль и прямо, и околичностями, краснымь и высокимь. Комизмъ отнюдь не и общими м'астами, что пов'асти Павлова пре- есть господствующая и перевашивающая стикрасны; но что такое онв въ нашей литера- хія его таланта. Его талантъ состоить въ туръ, какой ихъ особенный характеръ-объ удивительной върности изображенія жизни этомъ онъ умолчалъ, и потому мы имбемъ въ ея неуловимо-разнообразныхъ проявлеправо и эту его статью отнести къ роду ста- ніяхъ. Этого-то и не хотълъ понять Шевыревъ: онъ видитъ въ созданіяхъ Гоголя одинъ Теперь следуеть статья о «Миргороде» комизмъ, одно смешное, и высказаль несколь-Гоголя. Почтенный критикъ со всей добро- ко мыслей вообще о смъщномъ. Эти мысли совъстностью отдаеть справедливость талан- кажутся намъ очень невърными, и мы сейту Гоголя; но намъ кажется, что онъ невър- часъ же повъримъ ихъ. Мы прежле слъдаемъ но его поняль. Онъ находить въ немь толь- замъчание объодномъ чрезвычайно странномъ ко стихію см'єшного, стихію комизма. Мы ду- его мн'єніи. Хваля цієлое и подробности «Ста-

> • Мнѣ не нравится тутъ одна только мысль, убійственная мысль о привычкъ, которая какъ будто разрушаеть нравственное внечатлъніе цьлой картины. Ябы вымараль эти строки.»

> Мы никакъ не можемъ понять этого страха, этой робости передъ истиной! Критикъ не доказываеть ни однимъ словомъ ложности этой мысли, напротивъ, какъ будто признаетъ ея справедливость, и въ то же время негодуеть на нее!.. Странно!.. Что касается де насъ, мы уже пережили этотъ аркадскій періодъ человіческаго возраста, когда глаза страшатся свъта истины, а потъщаются ложными цв втами мыльных в пузырей!..

> «Смѣшное есть безсмыслица безвредная... Человъкъ шелъ по улицъ и упалъ... Вы смъетесь его неловкости, потому что неловкость есть въ своемъ родъ безсмыслица; но если вы замътили, что онъ вывихнулъ ногу и стопаетъ... тугъ вамъ не до смѣху... Чувство состраданія нагоняеть чувство смѣха... Такъ точно възстрастяхъ и порокахъ: они смъшны до тъхъ поръ, пока безвредны... Ревнивецъ смѣшонъ въ Арнольфѣ Мольера

по техъ поръ, пока не опасенъ себе и другимъ... Безвредная безсмыслица — вотъ стихія комиче-

скаго, вотъ истинно смѣшное.»

Шевыревъ довольно пространно и отчетливо развиваетъ намъ свою теорію комизма: въ ней много справедливыхъ и дельныхъ замѣтокъ, но основаніе рѣшительно ложно. Что такое «безвредная безсмыслица»? — ничего больше какъ безсмыслица! Давно уже ръшено, что основание смѣшного есть несообразность, противоръчіе идеи съ формой или формы съ идеей. Это доказываетъ примфръ, привеленный самимъ Шевыревымъ. Человъкъ шелъ и упалъ-это смѣшно безъ сомнѣнія. Но отчего? оттого, что идущій человъкъ долженъ идти, а не лежать: следовательно въ случайности его паленія закдючается противоръчіе и съ его цалью, и съ положеніемъ человъка идущаго. Вы встръчаете на улицъ мужика, который идя фстъ калачъ-вамъ не смению, потому что эта походная трапеза не противоръчить идеж мужика; но если бы вы встретили на улице съ калачемъ въ рукахъ человъка свътскаго, человъка comme il faut, вы расхохотались бы, потому что принятое и утвержденное условіями нашей общественности понятіе о светскомъ человека противорачитъ идев походной трапезы среди улицы.

О замъчаніи Шевырева касательно фантастической повъсти Гоголя «Вій» я имълъ случай говорить. Это замъчание очень справед-

ливо и основательно.

Статья о «Миргородѣ» есть дучшая изъстатей Шевырева, помъщенныхъ въ «Наблюдатель», и болье другихъ можетъ назваться критикой: въ ней онъ по крайней мфрф разсуждаетъ о смѣшномъ и фантастическомъ предметахъ, прямо относящихся къ искусству; но мненіе его вообще о характерт повтстей Гоголя и о смышномъ кажется намъ невырнымъ.

Теперь следуеть пятая статья Шевырева «О критикъ вообще и у насъ въ Россіи». Въ началь этой статьи Шевыревъ какъ бы мито мивнія, что «у насъ ніть еще словесно-

и ужасень въ Отелло... Сумасшедшій смешонь рится у насъ критика напіональная, воспитанная своей наукой и основанная на глубокомъ изученіи исторіи словесности». Мы съ этимъ не согласны: мы думаемъ, что у насъ тогда будетъ дитература, когда явится вдругъ несколько талантовъ. Пушкинъ, Грибоздовъ и Гоголь явились, не дожидаясь критики. Следующая за этимъ мысль кажется намъ еще удивительнъе. Шевыревъ сначала говоритъ, что наука и преданіе враждебны другъ другу, первая-какъ невовводительница, безпрестанно движущаяся впередъ, вторая -какъ цѣпь, мѣшающая ходу человъчества: мысль можеть-быть не новая, но глубоко вфр. ная!. Потомъ онъ говорить, что есть еще борьба искусства съ наукой и преданіемъ и что въ этой борьбъ заключается жизнь искусства.

> «Словесность производящая сплится нарушить всъ законы и уничтожить совершенно науку и преданіе. Наука хочеть умертвить всякую живую силу въ своемъ строгомъ законъ и подчинить ее урокамъ опыта и правиламъ, ею постановленнымъ. Если бы въ этой борьбъ котораянибудь изъ силъ восторжествовала, что весьма возможно, то равновѣсіе и гармонія литературнаго міра были бы совершенно нарушены. При исключительномъ торжествъ науки уничтожилась бы вся новая жизнь въ мірѣ творящаго слова и на мъсто ен воцарилось бы мертвое и холодное подражаніе. Восторжествуй сила производящая: безначаліе, хаосъ, уничтоженіе всьхъ законовъ красоты могло бы быть слъдствіемъ такого торжества въ литературномъ мірѣ. И откуда бы могло последовать возрождение жизни словесного міра и возстановленіе осиленного начала, если бы кромъ этихъдвухъ враждующихъ силь не присутствовала третья, которая занимаетъ средину между той и другой силой и является примирителемъ, равно наблюдающимъ права каждой изъ нихъ?—Вотъ мъсто, которое, по моему мненію, должна занимать критика въ литературъ... Однемъ словомъ, согласить законъ и жизнь, не нарушать перваго и не попустить убійства второй—вотъ дъло истинной критики! Торжествуетъ исключительно наука: освободить искусство; буйствуетъ искусство-возстановить на него науку-вотъ ея назначение».

Вотъ понятіе Шевырева о критикъ. Но моходомъ дълаетъ замъчание на счетъ чьего- мы съ нимъ не согласны, оно намъ кажется ложнымъ, потому что выведено изъ ложнаго сти, а есть уже критика», и потомъ задаеть начала. Между искусствомъ и наукой точно себѣ вопросъ: «можетъ ли существовать кри- есть борьба, да только эта борьба есть не тика тамъ, гдъ нътъ еще словесности?» На жизнь, а смерть искусства. Вдохновенію не этотъ вопросъ онъ отвъчаетъ утвердительно, нужна наука, оно ученъе науки, оно никогда ссылаясь на немецкую литературу, въ кото- не ошибается. Основной законъ творчества. рой «Лессингъ, Винкельманъ и Гердеръ пред- что оно сообразно съ цёлью безъ цёли, безшествовали Шиллеру и Гёте, и Жанъ-По- сознательно съ сознаніемъ, опровергаетъ всѣ дю». Вследствіе этого онъ думаеть, что и у теоріи и системы кроме той, которая оснонасъ можеть быть то же самое. Я еще въна- вана на немъ, выведенная изъ законовъ чечаль этой статьи сказаль мое мные на счеть ловыческого духа и выковых опытовь надь этой мысли. Потомъ онъ переходитъ къ важ- произведеніями искусства. Слёдовательно не ности критики у насъ въ Россіи и говорить, наука создала искусство, а искусство создачто «словесность наша до тъхъ поръ не до- ло особенную науку—теорію изящнаго; сльстигнеть высокихъ созданій національнаго довательно искусство только тогда истинно вкуса, а будетъ ограничиваться отрывками и изящно, когда върно себъ, а не наукъ, а и мелкими произведеніями, пока не водво- если наукт, то имъ же самимъ созданной.

Шевыревъ указываетъ на новъйшую фран- какъ звали, а покуда... делать цечего... цузскую литературу, какъ на плачевный при- Нечего и говорить, какъ основателенъ и мъръ буйства искусства, освободившагося отъ справедливъ упрекъ Шевырева критику «Бинауки: но, во-первыхъ, я никакъ не могу по- бліотеки для Чтенія», что онъ судить о линять, въ чемъ состоить это буйство; во-вто- тературныхъ произведеніяхъ по дичнымъ рыхъ, точно ли новъйшія произведенія фран- впечатлініямъ и отвергаетъ возможность попузской литературы суть плолы пскусства, дожительных законовъ искусства; но намъ творчества; не покорены ли были они болье страннымъ кажется то, что основанія изящне менъе гибельно науки? Критика не есть Мы разсмотръли уже пять статей его и тольпосредникъ и примиритель между искусствомъ ко въ одной нашли насколько бъглыхъ за и наукой: она есть приложение теории къ прак- метокъ о комическомъ или смешномъ и фантикъ, есть та же наука, созданная искус- тастическомъ. Мы нисколько не сомнъваемторый всегла въренъ ей, не думая и не ста- къ разбираемымъ имъ книгамъ... раясь быть ей върнымъ, а для направленія Послів статьи Шевырева «О критикі вообщественнаго вкуса, который можеть измѣ- обще и у насъ въ Россіп» слѣдуетъ разборъ однять ей, сбиваемой съ толку ложно-изящнымъ ного изъ безчисленныхъ сочиненій или, дучили ложными системами.

тайна, и техъ, для которыхъ оба вышере- ему! Итакъ, я не буду поверять мненій Шеченные мужи еще опасны своимъ вреднымъ вырева касательно Жаненовой книги: они вліяніемъ, тѣхъ уже нѣтъ средствъ спасти. очень справедливы; не буду защищать ея Ностойте, виноватъ! Эврика! Эврика! Есть отъ ожесточенныхъ нападковъ нашего крисредство, есть, я нашель его, честь и слава тика: они очень дъльны, хотя немного и утримнф! Для этого надобно, чтобъ нашелся въ рованы, потому что Жанена оправдываетъ Москвъ человъкъ со всъми средствами для нъсколько его откровенность, и потому что

Правла, наука всегла силилась покорить изданія журнала, съ вещественнымъ и неискусство. но какое было следстве этого? вещественнымъ капиталомъ, т. е. деньгами, Смерть искусства, какъ то локазываеть клас- вкусомъ, познаніями, талантомъ публициста, сическая французская литература. Но когда свътлостью мысли и огнемъ слова, дъятель. искусство было своболно отъ науки, оно бы- ный, весь преданный журналу, потому что до полно жизни, истины, красоты эстетиче- журналь такъ же, какъ искусство и наука, ской: постаточно указать на одного Шекспи- требуеть всего человека безъ раздёла, безъ ра, чтобы сделать это положение неопровер- измень себе; надобно, чтобы этоть человекъ жимымъ. Я. право, не знаю, какое вліяніе тео- умьль возбудить общее участіе къ своему рія, система, пінтика, наука (назовите это журналу, завоевать въ свою пользу общественкакъ угодно) имъла вліяніе на Байрона, ное мивніе, надвлать себ'я тысячи читателей... Вальтерь-Скотта, Купера, Гёте, Шиллера?.. Тогда «Библіотека для Чтенія» — поминай,

иди мен'ве духу моды, подражанія, разсчета наго, которыми руководствуется самъ Шеособеннаго рода системы, что для искусства выревъ, остаются для насъ досель тайной. ствомъ, а не создающая искусство. Ея влія- ся о добросов'єстности Шевырева, мы ув'явіе простирается не на искусство, а на рены въ его вкусь, намъ бы хотьлось знать вкусъ публики; она не для генія, творца, ко- и его латературное ученіе въ приложеніи

те сказать, одной изъ безчисленныхъ ста-Остальная и большая часть этой статьи со- тей Аретина современной французской кристоить изъ обличеній критика «Библіотеки тики, знаменитаго Жюль-Жанена; «Romans, для Чтенія». Эти обличенія во всевозможныхъ Contes et Nouvelles littéraires; Histoire de la неправдахъ, противоръчіяхъ самому себъ, Poésie chez tous les peuples». Я не читалъ и наивномъ шарлатанствъ, явной и откро- даже не видалъэтой книги; можетъ-быть и венной недобросовъстности, умышленныхъ не буду читать, не предвидя отъ нея осонельпостяхь дышать благороднымь негодо- бенной пользы, какь оть компиляціи, въ чемъ ваніемъ, неподдільнымъ жаромъ, остротой въ самъ авторъ очень наивно признается. Онъ навыраженія, різкостью и силой слога. Все это писаль ее для дітей и потому ли, или почему прекрасно, но знаете ли что? Мнв наконецъ другому взялся знакомить своихъ читатеи только сейчась, сію минуту пришла въ лей даже съ восточными литературами, коголову чудная мысль, что не должно и не изъ торыхъ не знаетъ, рышась на это именно почего нападать на барона Брамбеуса и Тю- тому, что и «другіе объ этомъ не больше его тюнджи-Оглу: кто-то изъ нихъ недавно объ- знають». Причина очень достаточная, оправявилъ, что «Москва не шутитъ, а ругается», даніе очень резонное, по крайней мѣрѣ для и я вывелъ изъ этого объявленія очень дѣль- Жанена! Что же касается до насъ, то мы дуное следствее, что какъ почтенный баронъ, маемъ, что здесь Жаненъ, какъ говорится, такъ и татарскій критикъ «не ругаются, а превзошель самого себя въ этомъ миломъ шутятъ» или, лучше сказать, «изволять по- невъжествъ, которымъ онъ гордится, какъ тышаться». Теперь это уже ни для кого не достоинствомь, какъ заслугой: честь и слава

въ этомъ родь лучше меня? а я выполнилъ, яненъ во мифніяхъ. Эта умышленная и сокакъ умблъ, то, что объщалъ. Короче сказать, знательная невърность самому себъ, эта изруку къ его приговору, даже и не читавши ливо въ нѣмцѣ; но въ Жаненѣ, какъ во франэтого опальнаго произведенія литературнаго цузь, она простительна, мила даже, какъ коповесы Жанена. Но мы решительно несо- кетство въ прекрасной женщине. Онъ лжеть, самомъ Жанень; его взглядъ на этого писа- только смъетесь, а не оскороляетесь, не возтеля быль бы очень справедливь, еслибы не мущаетесь. Жанень имееть на это исключиотзывался какимъ-то безотчетнымъ и без- тельную привилегію, и этой-то привилегіи условнымъ предубъждениемъ противъ всей со- не хотълъ замътить Шевыревъ. Онъ съ ожевременной французской литературы, -- пред- сточеніемъ нападаетъ на легкомысліе, съ каубъжденіемъ, которое очень понятно въ та- кимъ Жаненъ за все хватается, на недобротарскомъ критикъ «Библіотеки для Чтенія», совъстность, съ какой все выполняетъ, и на отводящемъ глаза православному русскому какое-то хвастовство съ недобресов'астностью народу отъ своихъ проказъ, но которое со- и невѣжествомъ; но онъ не хотѣлъ уяснить всёмъ непонятно въ Шевыревъ, не имъю- себъ идел, выражаемой словомъ «Жаненъ», щемъ никакой нужды придерживаться тако- не хотель увидеть, что Жаненъ есть родъ го образа мыслей. Дело воть въ чемъ: Ше- журнальнаго паяца, который тешить публивыревь говорить, что весь Жанень заклю- ку и между темь безнаказанно даеть щелчки чается въ газетномъ фельетонъ, что вся си- тому и другому, пускаетъ въ оборотъ и дъльла, все могущество его таланта заключается ную мысль, и умышленный софизмъ, и все въ слогв, имъ самимъ созданномъ и никому это часто изъ одного невиннаго желанія подругому недоступномъ, не исключая даже паясничить, потышиться. Но пусть будетъ Брамбеуса и Тю-тюнджи-Оглу, которые, си- такъ: мы не хотимъ спорить насчеть этого лясь подражать ему, только карпкатурно съ Шевыревымъ, но насъ крайне изумило передразнивають его. Да, это очень справед- его мивніе, что Жаненъ будго бы «плохой ливо: журнальная проза составляеть главную романисть»... Плохой романисть!.. Иомилуйстихію Жаненова таланта, -главную, но не те: ведь это слишкомъ много значить, ведь это псключительную, какъ мы думаемъ. Жаненъ что-то чрезвычайно смфиное, чрезвычайно не ученый, не критикъ, а просто литераторъ, жалкое, ведь плохой романистъ, какъ и пловъ высочайшей степени обладающій талан- хой поэтъ, есть посм'яшище, притча во язытомъ говорить на бумагъ, -- литераторъ, каж- цъхъ, рыцарь печальнаго образа въ полномъ дая статья котораго есть бесёда (conversa- смыслё этого слова. Неужели такимъ счиtion) умнаго, образованнаго и остраго чело- тается во Франціи авторъ «Барнава»?.. У въка, разговоръ бъглый, живой, перелетный, всякаго свой вкусъ, и мы не хотимъ перекакъ бабочка, трескучій, какъ догарающій увёрять Шевырева насчеть истиннаго доогонекъ кампна, дробящій предметь, какъ стоинства романовъ Жанена, но мы осмълиграненый хрусталь; присовокупите къ этому ваемся иметь и свой вкусъ и почитать романеподражаемую легкость и болтливость языка, ны Жанена хорошими, а не плохими; равлегкомысленность въ сужденіи, неистощимую, нымъ образомъ смѣемъ увѣрить нашихъ чиогненную деятельность, всегдашнюю готов- тателей, что и во Франціп, какъ и во всей ность говорить о чемъ угодно, даже и о томъ, Европъ, не всъ думають о романахъ Жанена чего не знаетъ, но въ томъ и другомъ слу- согласно съ Шевыревымъ. Что касается до чай говорить умно, остро, увлекательно, насъ лично, мы имбемъ вообще о французграціозно, мило, хотя часто и неоснова- ской литературѣ, а слѣдовательно и о ромательно, вздорно, безстыдно: и вотъ вамъ при- нахъ Жанена, понятіе современное, всёми чина народности Жанена. Что Беранже въ признанное для всехъобщее и ни для кого поэзін, то Жаненъ въ журнальной литера- не новое. Мы думаемъ, что французской литуръ. Мы этимъ не думаемъ равнять велика- тературъ не достаетъ чистаго, свободнаго го и истиннаго поэта современной Франціи творчества, всёдствіе зависимости отъ полисъ журнальнымъ болтуномъ: мы только хо- тики, общественности и вообще національнатимь сказать, что тоть и другой суть выра- го характера французовъ, что ей вредять женіе своего народа и потому его исключи- скорописность, духъ не столько вёка, сколь-

отъ, автора не должно требовать больше то- тельные дюбимцы. Но Жаненъ, какъ франго, что онъ самъ объщаеть. Если можно его цузъ пе преимуществу, имъеть и другія каобвинять, и обвинять сильно, какъ обвиняеть качества, свойственныя одному ему и больше Шевыревъ, такъ это за то, что онъ взялся никому; онъ мило безстыденъ, простодушно не за свое діло, но и на это онъ можеть от- наглъ, гордо невіжествень, простительно безвъчать: почему жъ никто не слъдаль ничего совъстенъ, кокетливо продаженъ и непостокасательно митя о самой книгт мы почти менчивость во митніяхъ была бы возмутисогласны съ Шевыревымъ и прикладываемъ тельно-отвратительна въ англичанинъ, особгласны съ Шевыревымъ насчетъ его мнвнія о хочеть вась обмануть, вы это замвчаете — и

да усивха во что бы то ни стало. Все это насть въ одну категорію съ витязями «Бибможно приложить и къ романамъ, и повъстямъ діотеки для Чтенія»... Жанена п вслудстве всего этого можно найти даваемый имъ ему, какъ романисту. Поэто- словія, въ которомъ Шевыревъ не шутя грому чы почли за долгъ заступиться за Жа- зится произвести ужасную реформу въ нанена, какъ за романиста, сколько изъ любви шемъ стихосложении, изгнать наши бойкіе къ истинь, столько и потому, что для нашей ямбы, наши звучные металлические хореи. публики слишкомъ достаточно возгласовъ наши гармонические дактили, амфибрахіи, «Вибліотеки для Чтенія» противъ француз- анапесты и заменять ихъ-чемъ бы вы дуской словесности: зачемъ же отбивать у этого маля? - тоническимъ риемомъ нашихъ нажурнала насущный хлёбъ и помогать ему въ родныхъ итсенъ, этимъ риемомъ, столь родпъли, которой онъ и безъ всякой чужой по- нымъ нашему языку, столь естественнымъ п моща въроятно усившно достигаеть?.. При- музыкальнымь?.. Ибтъ!-итальянской октабавимъ къ этому еще, что окончание статьи вой!.. Статейка начинается жалобой на ка-Шевырева привело насъ въ ужасъ: въ са кого то журналиста, который не хотълъ помомъ двле, кто не почтеть следующихъ словъ местить въ одномъ нумере своего журнала какъ об взятыми на выдержку изъ «Биолю- перевода седьмой пъсни «Освобожденнаго теки для Чтенія»:

«Вотъ какъ составляются иныя книги во Францін! Вотъ чъмъ угощають французское юношество! Воть какъ извъстный литераторъ наряжается добровольно въ лоскутья чужихъ трудовъ и самь передъ своей публикой добровольно со-знается въ этомъ! Что за правственность въ новаты, по извъстной пословицъ». Сначала той литературъ, гдъ безчинная хищность имъеть этотъ упрекъ, какъ ни казался основательеще смілость быть мило откровенной!...»

дозр'внать Шевырева въ симпатіи съ баро- д'ялиль благородное негодованіе Шевырева номъ Брамбеусомъ насчетъ французской ли- на злого журналиста и хотелъ сгоряча натературы, но мы не можемъ понять, какъ писать на него презлую статью. Въ самомъ можно по одному приміру и по одному лите- ділі, «перекронть въ отрывки экономичератору делать такое невыгодное заключение скимъ разсчетомъ журнала» такой опытъ, о целой литературе и произносить ей такой которымъ затевалась такая важная реформа грозный приговоръ!.. И что худого, что ав- и который весь состояль изъ такихъ звучторъ, издавая компиляцію, самъ предувідом- ныхъ, гармоническихъ октавъ, какъ сліляетъ читателя, что это компиляція?.. Что дующія: касается до чужихъ доскутьевъ, то въ нихъ и у насъ любятъ рядиться, только ее любятъ въ этомъ сознаваться: а это развѣ лучше?.. Право, слишкомъ уже приторны эти безотчетные, ви на чемъ не основанные возгласы о безиравственности литературы цёлаго народа, литературы, которая имфетъ Шатобріановъ и Ламартиновъ, и мы очень бы желали, чтобъ наши нравоучители растолковали намъ, въ чемъ именно состоитъ эта безнравственность, или поукротили бы свое негодованіе!.. Эти возгласы, какія бы причины не производили ихъ, тѣмъ досаднѣе, что простодушная неосновательность во мненіяхъ часто можетъ иметь одни следствія съ хитрой неблагонамъренностью, и что вслъдствіе того

ко дня, обаяніе суетности и тщеславія, жаж- иной добросов'єстный дитераторъ можеть по-

Теперь мна сладуеть разсмотрать седьмую въ нихъ важные нелостатки; но невозможно статью Шевырева, которая можеть назваться не признать въ нихъ следовъ яркаго и силь- и критической, и полемической, и филологиченаго таланта. Жаненъ романистъ п повъ- ской, и художественной: разумъю переволь ствователь, точь-въ-точь какъ всф модные седьмой пфсии «Освобожденнаго Герусалима». французскіе романисты и пов'єствователи, и Да, я смотрю на этоть переводь не пначе, какъ мы только безусловнымъ предубѣжденіемъ нажурнальную статью, въ которой есть немно-Шевырева претивъ всей французской лите- го критики, очень много полемики, а больше ратуры можеть объяснить его немилость къ всего шуму и грому. Дело въ томъ, что этотъ Жанену и слишкомъ смедый эпитетъ, при- переводъ снабженъ чемъ то вроде преди-Іерусалима», а помѣстилъ его въ видѣ отрывковъ вънсколькихъ нумерахъ, чёмъ повредилъ его доброму внечатльнію на публику. «Переводчикъ, говоритъ Шевыревъ, тогда отсутствоваль, а отсутствовавшіе всегда впнымъ, удивилъ меня немного своей горечью. Мы слишкомь далеки отъ того, чтобъ по- но когда я прочель октавы, то вполив раз-

> Кружитъ шаги широкими кругами, Стъснивъ доситхъ, мечомъ махая праздно; Межъ тъмъ Танкредъ, хотя и утомленъ путями, Идетъ и напираетъ безотвязно И всякій шагь, соперника стопами уступленный, пріемлеть неотказно, И все къ нему тъснится сгоряча, Въ глаза сверкая молніей меча.

Потомъ кружить отсель и оттоль, И вновь кружить оттоль и отсель, И всякій разъ, вскицая боль и боль, Разить врага тяжель и тяжель. Все, что есть силь въ горящей гифвомъ воль, Въ искусствъ опытномъ и ветхомъ тълъ, Все ко вреду черкеса съединяетъ, И счастіе и пебо заклинаетъ.

О! только бы узнать мий имя этого варвара журналиста, а то не уйти ему отъ

формы.

слогъ».

совъ, но я обрекъ себя на это и долженъ него: я думалъ, что когда нововведение въ

оды, а теперь романы; для того же, для чего само собою: мы узнаемъ, что намъ нужны были героическіе гекзаметры, таметры. У всехъ народовъ были эпическія и прозу. Можеть быть это безмолвіе, господпоэмы -- стало-быть, и намъ нужно было имъть ихъ, да еще не одну, а дюжину; во всёхъ европейскихъ литературахъ лиризмъ проявлялся въ форм в надутыхъ одъ-сталобыть, и нашимъ лирикамъ надо было надуомть, и нашимъ лирикамъ надо было наду- нія—и онъ будетъ способенъ выносить звуки и ваться; у грековъ и римлянъ поэмы писаны сильнёе и тверже. Теперь едва ли не совери пентаметрами поперемънно-стало-быть, и намъ надо было гекзаметровъ и пентакакъ ихъ не было въ языкъ, то, ради пред- сиятъ до новаго пробужденія!» стоящей потребности, сработали кое-какъ духомъ нашего языка, потому что въ на такое обширное поле!... родныхъ песняхъ встречаются целые стихи Не хотите ли знать, какъ пришла Шевыческіе. Равнымъ образомъ я всегда думалъ, его самого: что гекзаметръ есть метръ искусственный, и потому тяжелый, утомительный для чте- музы въ ушахъ я уфхаль въ Италію... Долго я

меня!... Но пока посл'єдуемъ за Шевыревымъ нія и никогда не могущій привиться къ въ его объясненіяхъ затіваемой имъ ре- нашему стихосложенію. Какъ же хотіть заставить насъ нисать октавами, которыя Онъ говоритъ, что тогда его опытъ явился должно читать какъ прозу, въ которыхъ въ неблагопріятное время, потому что «слухъ нётъ сочетанія, гдё объявляется совершеннашь лельялся какой-тоньгой однообразныхъ ный разводъ мужескимъ и женскимъ риозвуковъ, мысль спокойно дремала подъ эту мамъ?... Вирочемъ я еще думалъ и то. что мелодію и языкъ превращаль слова въ одни разм'єрь не составляеть сущности искусства. звуки» (?), а въ октавахъ его «нарушались въ которомъ главное дъло творчество, изявсь условныя правила нашей просодіи, объ- щество, красота; что поэтъ имьетъ право являлся совершенный разводъ мужскимъ и писать и ямбами, и хореями, и дактилями, женскимъ риемамъ, хорей впутывался въ и амфибрахіями, и анапестами, и гекзамеямбъ, двв гласныя принимались за одинъ трами, и пентаметрами, и даже октавами, лишь бы только онъ хорошо писаль. Но Понятно теперь для васъ, въ чемъ со- Шевыревъ рёшительно разувёрилъ меня во стоить реформа Шевырева?.. Думаю, что всехъ моихъ теплыхъ верованіяхъ насчеть очень понятно. Но нужна ли она и возможна русскаго стихосложенія неопровержимыми ли она?... Какъ ни непріятно и ни скучно доказательствами. Съ моей стороны остазаниматься разбирательствомъ такихъ вопро- дось было одно только возражение противъ выполнить начатое, во что бы то ни стало, дух в языка, то должно им вть успехъ, а Для чего намъ октавы? Для того же, для Шевыревъ не нашель ни одного последочего намъ были нужны эпические поэмы, вателя; но и это возражение увичтожается

«давно мы не слышемъ бывалыхъ стиховъ да еще съ спондеями, —и элегические пен- Если и слышимъ, то изръдка. Читаемъ все прозу ствующее въ мірѣ нашей поэзін, эта чудпаятишина, эта пустыня пророчить какой-нибудь неревороть въ нашемъ стихотворномъ языкъ, въ формахъ нашей просодін. Благодаря этой тишинь, слухь отвывнеть оть прежней монотоніи, нервы его окрыпнуть, вылечатся оть разслаблебыли гекзаметрами, а элегін - гекзаметрами шается у насъ время перехода, ознаменованное бездъйствіемъ почти всъхъ нашихъ поэтовъ, которые, въ последнее время, водя слегка прии намъ надо было гекзаметровъ и пента- вычными пальцами по струнамъ, дремали, дреметровъ, во что бы то ни стало, а такъ мали, и теперь заснули на своихъ лирахъ, и

И такъ, спокойной ночи, пріятнаго сна гг. свои, замънивъ спондей хореемъ; теперь у поэтамъ!... Пока они проснутся отъ скрыпа итальянцевъ есть октавы — какъ же не быть октавъ г. нововводителя, мы ръшимъ и безъ имъ у насъ?... Вы скажете, что ихъ октавы нихъ, почему эти октавы не произвели ниродились отъ духа и просодіи ихъ языка, какихъ следствій: потому что явились нечто онъ родились сами, а не изобрътены, много рано, во время перехода, а не по его что русскій языкъ не итальянскій, что два окончаніи. Нашъ слухъ только окрыпаеть, слога за одинъ принимать можно только въ но еще не окръпъ; новыя октавы немного пъніи, а не въ чтеніи, для котораго преиму- деруть его. Но погодите, скоро онъ прислущественно пишутся стихи, и Богь знаеть, шается къ этому, особливо, когда молодое чего вы еще не скажете!... Я самъ думалъ поколъніе, внявъ голосу г. реформатора, придосель, что размъръ не есть дъло условное, деть къ нему на помощь. Подвигъ великій; что наши ямбы и хорен – не чистые ямбы и интересъ всеобщій, вопросъ міровой! Діло хореи, что они близки къ тонизму нашего идетъ о судьбѣ некусства въ Россіи, котонароднаго риема и потому такъ подружи- рое непремённо погибнетъ безъ октавъ: такъ лись съ нашей поэзіей; а дактили, амфи- молодому ли поколенію оставаться праздбрахіи и анапесты совершенно согласны съ нымъ, когда его діятельности предстоитъ

дактилические, амфибрахические и анапести- реву эта прекрасная мысль? Послушаемъ

«Съ послединии звуками нашей монотонной

не слыхалъ русскихъ стиховъ, которые памятны мит были только своимъ однозвучіемъ (??!!)... Велушивался въ сильную гармонію Данта и Тасса... Обратился къ нашимъ первымъ мастерамънашель въ нихъ силу... устыдился изнъженности, слабости и скудости нашего современнаго языка русскаго... Всъ свои чувства и мысли объ этомъ я выразилъ тогда въ моемъ посланіи къ А. С. Пушкину, какъ представителю нашей поэзіп. Я предчувствоваль необходимость переворота въ нашемъ стихотворномъ языкъ; мнъ думалось, что сильныя, огромныя произведенія музы не могутъ у насъ явиться въ такихъ тъс-ныхъ, скудныхъ формахъ языка; что намъ нуженъ большой просторъ для новыхъ подвиговъ. Безъ этого переворота ни создать свое великое, ни переводить творенія чужія мит казалось и кажется до сихъ поръ невозможнымъ (???). Но я догадывался также, что для такого переворота надо всёмъ замолчать на нёсколько времени, надо отучить слухъ публики отъ дурной привычки... Такъ теперь и дълается. Поэты молчатъ. Первая половина моего предчувствія сбылась: авось сбудется и другая.

ствія Шевырева, подивимся, какъ много но- на палецъ кудри и принекать ихъ поцілувыхъ истинъ заключается въ немногихъ его ями»: что можно сказать противъ такой строкахъ, выписанныхъ нами! Мы думали, поэзіи? что напримъръ стихи Пушкина памятны сокимъ художественнымъ достоинствомъ, а Шевырева, взглянемъ хладнокровно и даже не однимъ своимъ однозвучіемъ: теперь ясно, холодно: мы не остудимъ этимъ ея теплоты. что мы ошибались! Потомъ мы думали, что Сначала критикъ радуется звукамъ новой «сильныя, огромныя произведенія музы» лиры, внезапно раздавшейся среди всеобщаго могутъ являться такъ же хорошо и въ затишья нашихъ диръ. И такъ, еще старые «твеныхъ и скудныхъ формахъ языка», поэты спять (да продлить Господь ихъ сонъ!), какъ въ широкихъ и богатыхъ, основыва- они еще не проснулись, а ужъ явился новый ясь на примъръ Шекспира и Байрона, ко- поэть, съ чъмъ же? съ октавой?... О, нътъ! торые заковывали свои исполинскія созда- съ прежними монотонными ямбами, хореями, нія въ б'єдные и однообразные метры ан- амфибрахіями — но зато «съ глубокой мысглійскаго стихосложенія и которые, право, не лью на чель, съ чувствомъ нравственнаго пъниже хоть напримёръ господина Виргилія, отца ломудрія и даже съ нёкоторымъ опытомъ немного тощей мыслями «Энепды», хотя пи- жизни». Такъ, стало быть, и безъ октавъ санной богатымъ, роскошнымъ гекзаметромъ: можно еще быть глубокимъ въ мысляхъ и и это наше мнаніе оказалось ложнымь. На- сладовательно глубокимь въ чувства?.. Поконецъ «намъ надо всемъ замолчать на томъ критикъ спращиваетъ себя, что ему нѣсколько времени (вотъ въ этомъ-то мы дѣлать отъ такой внезапной радости: «повполнь согласны съ Шевыревымъ!), надо здравить ли русскую публику съ великимъ отучить слухъ публики отъ дурной при- поэтомъ, или сохранить строгую неподвижвычки... Такъ теперь и дълается... Поэты ность, какъ будто недоступную никакому намолчать». А! такъ воть почему они мол- силію впечатльнія, сказать только: «хорошо, чать?... Они ожидали реформы, а не по не- но посмотримь!» и тёмъ взять на себя «душеиминію голоса?... Боже мой, какъ много но- губство неразвившагося таланта?..» Критикъ ваго можно иногда сказать въ немногихъ не долго думалъ и, разумвется, решился на словахъ!...

«Я самъ знаю недостатки моей копіи. Стихи мон слишкомъ ръзки, часто жестки и даже грубы.»

хотимъ опровергать скромнаго переводчика, чему эти поэты, которыхъзаставляетъ замолпотому что приведенныя нами въ прим'тръ чать первая выходка критики, какъ раскридвъ октавы его могутъ служить самымъ убъ- чавшагося ребенка лоза няньки? — Истиндительнымъ опровержениемъ этихъ словъ... наго и сильнаго таланта не убъетъ суровость Но довольно объ октавахъ!..

Теперь следуеть разборь Шевырева стихотвореній Бенедиктова... Этоть разборь замѣчателенъ: онъ доставилъ новому стихотворцу большую извастность по крайней мара въ Москвѣ. И неудивительно: этотъ разборъ есть истинный диопрамбъ, истинное изліяніе восторженнаго чувства: это локазываеть и непомврное обиле точекъ послв каждаго періода, и необыкновенная цветистость языка... Тэмъ строжайшему разбору доджень бы полвергнуться этоть разборь; но, съ одной стороны, у кого достанеть духа холодной прозой разсудка опровергать пламенную поэзію чувства, плодомъ котораго быль этоть влохновенный разборъ? съ другой же стороны, я твердо ръшился ничего больше не говорить о стихотвореніяхъ Бенедиктова, тімь боліве, что моя решительность сделалась еще тверже, когда я прочелъ въ «Библіотекъ для Чтенія» новое стихотворение этого поэта «Купри». Пока сбудется вторая половина предчув- где онъ говорить, какъ пріятно «наматывать

Но, оставляя въ сторон вопросъ остихотвовсякому образованному русскому своимъ вы- реніяхъ Бенедиктова, взглянемъ на статью первое, а мы пока остановимся на «душегубствв».

Есть странное мнвніе, что строгій и рвзкій приговоръ можетъ убить неразвившееся дарованіе. Правда ли это? Положимъ, если и Мы съ этимъ совсъмъ несогласны; но не можеть-тогда что жъ за бъда такая?.. Къ критики, такъ какъ незначительнаго не попламенныхъ порывовъ своей фантазіи. Вспо- вольно, остановимся на этомъ. мните, какъ встръченъ былъ Байронъ: вспомните, какъ встръченъ былъ нашъ Пушкинъ: котораго проникнуты мыслью, есть Бенечто жъ-пенугался ли тотъ и другой? Пер- диктовъ!.. Поздравляемъ Шевырева съ открывый отвачаль желуной сатирой п «Чайльль- тіемь, а публику—сь пріобратеніемь!.. У нась Гарольдомъ»; второй тоже продолжаль идти шутить не любять; какъ примутся хвалить. внередъ и, какъ будто тъщась надъ своими такъ какъ разъ въ боги запишутъ и храмъ аристархами, припечаталь ихъ поученія ко соорудять. Но пусть такъ — похвала отъ второму изданію «Русдана и Людмиды». Въ убѣжденія не бѣда: но вѣдь убѣжденіе-то истинномъ поэтъ предполагается глубокая должно же быть согласно съ здравымъ смывъра въ свое призваніе; притомъ же, если сломъ? Но, отдавая должное Бенедиктову, критика несправедлива, она встръчаеть силь- Шевыревъ долженъ же быль, по своему жъ ную оппозицію въ публикѣ.

смыслъ это мивніе, у насъ же решительно товъ выше Пушкина, Жуковскаго, Грибоникакого; тамъ, если освистано первое про- вдова, не говоря уже о Козловъ, Подолинизведение неразвившагося таланта, этоть та- скомъ, Веневитиновъ, О. Глинкъ и другихъ?.. лантъ можетъ умереть съ голоду, прежде не- Когда у насъ былъ этотъ «періодъкартинъ, рожели напишетъ второе произведение, которое скошныхъ описаний», эта «эпоха изящнаго мадолжно поднять его во мнвніи публики; у теріализма»?.. Кто ея представители?..- Язынасъ, слава Богу, никто съ голоду не уми- ковъ и Хомяковъ, изъ которыхъ первый есть раетъ, и вопросъ о жизни и смерти не рѣ- неоспоримо поэтъ, поэтъ истинный, но поэтъ шается изданіемъ книжки стихотвореній.

таланть можеть убить первая строгая или тельный поэть выраженія, и только выражелаетъ очень доброе дѣло...

«Послѣ могучаго первоначальнаго періода созданія языка, расцвёль въ нашей поэзій періодъ формъ самыхъ изящныхъ, самыхъ утонченныхъ... Это быль періодь картинь, роскошныхь описаній, гармоній чудесной, живой, хотя однообразной, нъги, иногда глубины чувства, растворенной тоской о прошломъ... Однимъ словомъ, это была эпоха изящнаго матеріализма въ нашей поэзіи... Слухъ нашъ дрожаль отъ какой-то роскоши раздражительныхъ звуковъ... упивался, или скользиль по нимъ, иногла не вслушивался въ нихъ... Воображение наслаждалось картинами, но более чувственными... Иногда только внутреннее чувство, чувство сердечное, и особливо чувство грусти неземной въяло чъмъто духовнымъ въ поэзіи... Но матеріализмъ торжествоваль... Формы убивали духъ...»

Воть приступъ Шевырева къ похвальному слову Бенедиктову. Послѣ этого приступа онъ говоритъ:

«Есть другая сторона въ поэзін, другой міръ міръ мысли, міръ идеи поэтической, которая скрыта глубоко. Въ нѣкоторыхъ современныхъ поэтахъ проявлялось стремленіе къ мысли, но было частью следствиемь не столько поэтического, сколько философического направленія, привитаго къ намъ изъ Германіи... Для формъ мы уже сдѣлали много, для мысли-еще мало, почти ничего. періодь формь. періодь матеріальный, языческій, однимъ словомъ, періодъ стиховъ и пластицизма уже кончился въ нашей литературѣ сладкозвучной сказкой; пора наступить другому періоду, духовному, періоду мысли.

лыметь ея привъть. Поэтомъ можеть на- Нужно ли говорить, кто у Шевырева зваться только тоть, кто не можеть не ии- является главой этого ожиданнаго періода сать, кто не въ силахъ удерживать въчно мысли въ исторіи нашей литературы?... Ло-

И такъ, первый русскій поэтъ, созданія убъжденію, не обижать заслуженныхъ кори-Въ западной Европъ еще можетъ имъть феевъ нашей литературы?.. Такъ Бенеликименно картинъ, роскошныхъ описаній, поэтъ Нать, не нужно намъ поэтовъ, которыхъ изящнаго матеріализма; второй же блистанесправедливая критика; у насъ и такъ ихъ нія, подделывающійся подъ мысль, но сильмного; если критика заставить хоть одного ный однимь телько выражениемъ!. Если такъ, изъ нихъ благоразумно замолчать, то сдъ- то мы совершенно согласны съ Шевыревымъ; но въдь Языковъ и Хомяковъ не суть представители всей нашей поэзіи, но в'ядь они стоятъ и не въ первомъ ряду нашихъ поэтовъ, которыхъ впрочемъ такъ немного, но ведь остаются еще Пушкинъ, Жуковскій, Грибовдовъ, впереди которыхъ натъ никого, и за которыми стоятъ еще и другія дарованія, кром'в Языкова и Хомякова. Пушкинъ можетъ принадлежать къ періоду «изящнаго матеріализма» только «Русланомъ и Людмилою». Разв'в въ черкешенк' его «Кавказскаго Пленника» неть илеи, неть мысли? Развъ его Зарема, Марія, Гирей, его Алеко, Земфира, словомъ, вся поэма «Цыгане», не суть произведенія мысли глубокой, могучей, поэтической? А Марія, Мазепа, Кочубей «Полтавы» -- въ нихъ тоже нѣтъ мысли? А «Годуновъ» — неужели вънемъ меньше мысли, чемъ въ стихотворныхъ побрякушкахъ Бенедиктова? А «Онъгинъ», этотъ живой, движущійся міръ лицъ, мыслей, чувствъ?.. Теперь о Жуковскомъ. Конечно многія его пьесы, какъ-то: «Пѣвецъ во станъ русскихъ воиновъ», «Извецъ на Кремлѣ», «Изснь Барда надъ гробомъ славянъ-побѣдителей», большая часть посланій, накоторые переводы, какъ наприм. «Пиршество Александра» изъ Драйдена, большая часть балладъконечно все это не поэзія въ собственномъ смысль, все это не больше, какъ прекрасные

лучше стиховъ Бенедиктова: но за Жуков- пьесъ. скимъ остаются еще его элегін, романсы, вотъ вамъ слава ваша, поэты!

Вотъ вани строгіе ифинтели и сульи!

Да впрочемъ, что жъ тутъ непріятнаго для поэтовъ? Они могутъ отвъчать намъ стихомъ изъ той же комелін:

## А судын - кто?

Повторяю — убъждение прекрасно, но оно должно быть основано по крайней мфрф хоть на здравомъ смысль, если не на чувствь, не на умъ, иначе это убъждение будетъ хуже неспособности вмъть какое-либо убъжденіе. Въ этомъ сдучав мы говоримъ смело и твердо: мы опираемся на публику, на всъхъ образованныхъ людей, на здравый смыслъ, на умъ, на чувство.

Другое діло-достоинство стихотвореній Бенедиктова: оно еще можетъ быть до нѣкоторой степени и для некоторыхъ людей спорнымъ вопросомъ; но такія гиперболическія похвалы-воля ваша-онв похожи на оду какого-нибудь Гафиза или Саади персидскому шаху...

Но этимъ не все кончилось: вотъ еще мысль Шевырева, которая удивляеть своей странностью по крайней мѣрѣ насъ:

«Я съ полным в убъждениемъ върю въ то, что только два способа могуть содъйствовать къ искупленію падшей поэзін: во-первыхъ, мысль; во вторыхъ, глубокое своенародное изучение древинхъ и новыхъ произведений народовъ.

Нътъ, эти два способа сами по себъ ничего не значать; они могуть имъть смысль только при третьемъ способѣ: при появленіи на поприщѣ литературы истинныхъ и великихъ поэтовъ, которыхъ нельзя сделать никакими способами.

Послѣ этого Шевыревъ говоритъ, что первая отличительная черта стихотвореній Бенедиктова есть мысль и въ доказательство выписываеть плохенькое стихотвореньице «Цвьтокъ» и знаменитый «Утесъ». Второй отличительной чертой стихотвореній Бенедиктова онъ полагаетъ «могучее нравственное чувство добра, слитое съ чувствомъ целомудрія\*).

стихи, которые все-таки въ милліонъ разъ Потомъ следують комилименты и выписки

Теперь дохожу до статьи Шевырева о драпъсни, переволныя и оригинальныя, его мъ Альфреда де-Виньи «Чаттертонъ», Кри-«Ахиллъ» и «Эолова Арфа», его переводъ тикъ разсматриваеть ее съ двухъ сторонъ: «Іоанны д'Аркъ»: развѣ во всемъ этомъ нѣтъ сперва въ отношени къ ед идеѣ, потомъ въ мысли, нътъ идеи, развъ все это относится отношении ея художественнаго исполнения. къ періоду «изящнаго матеріализма, періоду Мы особенно займемся первой частью его формъ, поглощавшихъ идеи»?.. Странно!.. статън, которая и полибе, и подробиве, и «Горе отъ Ума» тоже прекрасно однѣми фор- гораздо важнѣе въ томъ смыслѣ, что въ ней мами и лишено мысли. идеи... Не понимаемы... съ горячимъ убеждениемъ выдается за непре-И такъ, даже самъ Пушкинъ ниже Бенедик- дожную истину ужасный парадоксъ. Во втотова?.. Поздравляемъ!.. Вотъ вамъ заслуга, рой части статьи сказано очень мало и сказано то, что можно сказать объ этой драмь, лаже и не читавши ея, но зная характеръ и госполствующую плею въ твореніяхъле-Виньи и соображаясь съ сужденіями французскихъ критиковъ, Шевыревъ отдаетъ справедливость автору за его умфренность въ ужасахъ, на которые такъ неумфренна вообще вся современная французская литература, за простоту и естественность въ ходъ его пьесы, чуждой всёхъ натяжекъ, подставокъ и театральныхъ эффектовъ искусственной музы Виктора Гюго. Шевыревъ говоритъ, что отличительный характеръ нынъшней французской литературы состоить въ ея зависимости отъ всёхъ евронейскихъ литературъ, такъ какъ прежде отдичительный характеръ всёхъ европейскихъ литературъ состоялъ въ зависимости отъ французской; но въ то же время Шевыревъ признается, что французы, беря чужое, любять переиначивать его по своему, или, какъ онъ говоритъ, преувеличивать (exagérer), и что поэтому отличительный характерь ихъ произведеній состоить въ преувеличеніи (ехаgération). По его мивнію, поэзія Виктора Гюго есть «вогнутое зеркало, гдв исказилась поэзія Шекснира, Гёте и Байрона, гдв романтизмъ (?) британо-германскій взбилъ хохоль до потолка, вытянуль лицо и всталь на дыбы и совершенно обезобразилъ свое естественное, выразительное лицо», и что поэтому она есть «клевета не только на романтизмъ(?), но и на природу человъческую». Это совершенная правда по крайней мёрё въ отношеній къ драмамъ Гюго, которыя суть истинная клевета на природу человъческую и на творчество; но въ подражании ли, въ зависимости ли отъ Шекспира, Гёте и Байрона заключается причина этого?.. Намъ кажется, что эта причина гораздо ближе, что она въ господствъ идеи, которая не связана съ формой, какъ душа съ тъломъ, но для которой форма прибирается по прихоти автора, у котораго идея всегда одна, всегда готовая, всегда отръшенная отъ всякаго образнаго представленія, никогда не проходящая чрезъ

> влемь, хэтя бы это было теперь и кстати, погому что имбемъ свои понятія о чувствъ цьломудрія и боимся оскорбить въ нашихъ читателяхъ это чувство.

<sup>\*)</sup> Это чувство цёломудрія особенно выразилось вь его пьесь «Навздница», когорой мы не выписы-

торой главное лёло въ томъ, чтобы она была пузская, синтетическая картина внешней шинъ. Въ Гюго нельзя отрицать поэтиче- сосредоточенной въ самой себъ, какъ у нъмскаго элемента, но онъ совсемъ не драма- цевъ, и притомъ не въ фантастическихъ тикъ, онъ илетъ по пути дожному, выбран- попыткахъ, не въ исихическихъ опытахъ, ному вслудствие системы, а не безотчетного которые всегда неудачны, а въ представлестремленія. И это очень понятно: онъ явился ніи внѣшней, общественной жизни. Герой въ эпоху умственнаго переворота, въ годину нъмца сидитъ на бъдномъ чердакъ и, мучереформы въ понятіяхъ объ изящномъ, и по- никъ мысли, то выпытываеть изъ своей готому часто творилъ не для творчества, а для ловы теорію звука, тайну его вліянія на оправданія своихъ понятій объ искусстві; душу, то, мученикъ своего разстроеннаго словомъ, Гюго есть жертва этого нельпаго воображенія, представляеть себя жертвою романтизма, поль которымъ разумвли эман- какого-то враждебнаго духа, то создаетъ сипацію оть ложных в законовь, забывь, что себь идеаль женщины и, воспламененный онъ долженъ былъ состоять въ согласіи съ имъ, возвышается до геніальной діятельновъчными законами творящаго духа. Стран- сти въ искусствъ, и потомъ, нашедши осуное дъло! объ этомъ романтизмъ толковали и ществление этого идеала не въ ангелъ, не въ спорили и въ Германіи, и въ Англіи, но онъ пери, а въ смертной женщинъ, сдълавшись тамъ не сдълалъ никакого вреда, въроятно ея обладателемъ, начинаетъ ненавидъть ее, потому, что его тамъ понимали настоящимъ своихъ дѣтей, самого себя и оканчиваетъ образомъ. Обратимся къ Альфреду де Виньи, все это сумасшествјемъ: вспомните «Кремон-У него есть тоже идея, и идея постоянная, скую скрипку», «Песочнаго челов'вка», «Жино эта идея у него въ сердцъ, а не въ головъ, вописца» Гофмана. У француза герой преди потому не вредить его творчеству. Какъ вся- ставляется иногда на чердакъ или въ какій поэть съ истиннымъ дарованіемъ, онъ комъ-нибудь мѣщанскомъ пансіонѣ матушки простъ, неизысканъ, естественъ, добросовъ- Вокеръ, но съ этого чердака душа его стрестенъ, и потому болве поэтъ, нежели Гюго. мится не на небо, но въ преисподнюю, не Что же касается вообще до всей французской въ міръ воліпебства и фантазіи, жаждеть не литературы, то намъ кажется, что, несмотря внутренней жизни, не любви сосредоточенной, на всю свою народность, она не народна, что затворнической, вив жизни, не твенаго міра вст ея корифен какъ будто не въ своей та- вдвоемъ, томится не мыслью, не идеей, а релкв, и потому, при всей блистательности рвется на баль, на паркеть, гдв море огня, своихъ талантовъ, не могутъ создать ничего гдѣ блескъ и радость, громъ музыки и танцы. въчнаго, безсмертнаго.

зія не можетъ отдёляться отъ жизни, и по- любви, но открытой, но могущей доставить тому его родъ не драма, не комедія, не ро- ему торжество, возбудить въ немъ зависть... мань, а водевиль, пфсия, куплеть и развъ Да — пусть будеть все такъ, какъ должно еще пов'єсть. Беранже есть царь француз- быть - тогда все будеть хорошо и прекрасно. ской поэзін, самое торжественное и свобод- Не хлопочите о воплощеніи идей: если вы ное ея проявленіе; въ его пісни и шутка, и поэть — въ вашихъ созданіяхъ будеть идея, острота, и любовь, и вино, и политика, и меж- даже безъ вашего ведома; не старайтесь ду всемъ этимъ какъ бы внезаино и неожи- быть народными: следуйте свободно своему данно сверкнеть какая-нибудь человъческая вдохновенію — и будете народны, сами не мысль, промелькиеть глубокое или востор зная какь; не заботьтесь о нравственности, женное чувство, и все это проникнуто весе- но творите, а не дълайте – и будете нравлостью отъ души, какимъ-то забвеніемъ са- ственны, даже на эло самимъ себѣ, даже мого себя въ одной минуть, какой-то застоль- усиливаясь быть безиравственными!... ной беззаботливостью, пиршественною безвія—жизнь. И воть поэзія француза: дру- торому онъ служить, и которое въ награду

чувство: следовательно чисто философская еще разсказывать, какъ справелливо замызалача ума, ръщаемая логически, и у кото- тилъ Шевыревъ; но его не станетъ на раго форма составляется послъ идеи, выра- долгій разсказъ, его разсказъ — иимолетбатывается отдъльно отъ нея, составляетъ ный эпизодъ, черта изъ жизни, и не попля нея не живое и органическое тело, съ манъ, а повесть-его законный роль. И уничтожениемъ котораго уничтожается и идея, посмотрите, какъ эта повъсть удалась ему, а одежду, которую можно надъть и опять какъ она владычествуетъ надъ его досугомъ, снять, и перекроить, и перешить, и въ ко- его мыслью. Но это опять-таки повъсть франвпору, сидъда плотно, безъ складокъ и мор- жизни, а не аналитическая исторія души, гдъ герцогини и маркизы, жаждетъ эффек-Французъ весь въ своей жизни, у него поэ- товъ, хочетъ блистать, удивлять, желаетъ

Альфредомъ де-Виньи овладъла мысль о печностью. У него политика - поэзія, а поэ- бедственномъ положеніи поэта въ обществе, о зія-политика; у него жизнь поэзія, а поэ- его враждебномь отношеній къ обществу, когой для него не существуеть. Онъ мастеръ за то допускаеть его умереть съ голоду. Эту

ожесточеніемь, какь явную нельпость, какь чина этого противорьчія?... клевету на общество. Разсмотримъ этотъ вопросъ.

словія автора.

«Развъ вы не слышите звуковъ уединенныхъ пистолетовъ? Ихъ удары красноръчивъе, чъмъ мой слабый голось. Не слышите ли вы, какъ эти отчаянные юноши просять насущнаго хлеба, и никто не платить имъза работу? Какъ! Ужели націи до такой степени лишены избытка? Ужели отъ дворцовъ и милліоновъ, нами расточаемыхъ, не остается у насъ ни чердака, ни хлеба для тъхъ, которые безпрестанно покушаются насильно идеализировать ихъ націп? когда перестанемъ мы отвъчать имъ: «despear and die» (отчаявайся и умирай)? Дѣло законодателя палечить эту рану, самую живую, самую глубокую рану на тѣлѣ нашего общества, и проч.»

съ обществомъ; общество предполагаетъ нѣ- мышленности, лежа на бархатной подушкѣ, его съ поэзіей? поэть погибаеть часто жерт- труда. вой общества, и общество въ этомъ нисколько не виновато... Объяснимся.

всякаго, кто только назоветь себя поэтомъ? танія!... Шевыревъ продолжаеть: Въ такомъ случав, оно само умерло бы съ голоду. И всегда ли общество является гонителемъ и врагомъ поэта? Оно изгнало Тасса, но не за поэзію, а за любовь, на которую не почитало его вправъ; оно изгнало Данта, но не за поэзію, а за участіе въ

идею онъ выразиль въ своемъ превосходномъ Мильтона, зато какъ лелеяло Расина и сочиненія «Стедло». Мы еще не усп'яли из- Мольера! Если Мильтонъ точно великій глалить грустныхъ впечатавній, произведен- поэть, то общество потому не опанило его. ныхъ на насъ судьбою Чаттертона, какъ его что по своему образованію было не въ ситворенъ даритъ насъ опять тъмъ же Чаттер- лахъ этого сделать. Чемъ же оно виновато тономъ, но только въ новой формъ, уже въ въ отношении къ поэту? — Ничъмъ. И между лрам'в, а не въ повъсти. Въ мысли Альфреда тъмъ поэтъ все-таки умпралъ, умираетъ и ле-Виньи много истины. Но не такой пока- будеть умирать съ голоду среди его, среди залась она Шевыреву, и онъ напаль на нее этого общества, столь благосклоннаго къ стремительно, опровергаеть ее съ какимъ-то нему, столь делеющаго его. Въ чемъ же при-

Альфредъ де Виньи показываетъ Чаттертона, питающагося почти подаяніемъ, выни-Пе имъя подъ рукой драмы де Виньи, мы вающаго стклянку съ ядомъ: —Жильбера, при принужлены воспользоваться и всколькими смерти проклинающаго своего отпа и мать строками перевода Шевырева изъ предп- за то, что они выучили его грамот и темъ оторвали отъ илуга и обратили къ перу: Шенье — на гильотинъ; ссылается на пистолетные выстрёлы, на воиль: «хлеба! хлеба!»

Шевыревъ говоритъ, что все это преувеличено даже въ отношения къ прежнимъ временамъ и совершенно ложно въ отношеніи къ настоящему времени: что нынъ поэтъ -богачъ, весь въ золотв, окруженный мраморомъ и бронзой, не только всеми удобствами цивилизаціи, но и всёми ея прихотями, и, въ доказательство своего мненія, съ торжествомъ указываеть на Вальтеръ-Скотта, Гёте. Байрона, даже на самого де-Виньи, который, Первая половинамысли Альфредаде-Виньи по его мивнію, клевещеть на общество, заочень вёрна, вторая очень дожна. Поэтъ при- ступается за объднаго собрата въ кабинетъ, родой поставлень во враждебныя отношенія украшенномь всей роскошью парижской прочто положительное, матеріальное, а царство и когда кончиль свою пов'єсть о б'ядствіяхъ поэта не отъ міра сего. Теперь, возможно ли Чаттертона, весьма сытно и вкусно поужипримирить поэта съ жизнью, не поссоривъ налъ въ полномъ удоводьствии отъ своего

Вальтеръ-Скоттъ, Гёте и Байронъ!... Да, это примъры блистательные, но къ несчастью не Является поэть съ истиннымъ галантомъ, доказательные. Вальтеръ-Скоттъ точно было Кто судья его таланта?—Общество. Теперь, разбогатвль, и разбогатвль своими литераможеть ли оно судить всегда безошибочно и без-турными трудами; но зато на долго ли? пристрастно? Но общество имветъ своихъпред- Онъ умеръ почти банкротомъ. Богатство ставителей; следовательно, на нихъ лежитъ Гёте зависело не столько отъ его литераотвітственность за гибель поэта! Хорошо; турной діятельности, сколько отъ особеннаго но развѣ эти представители также не могутъ стеченія обстоятельствъ: не всякому, какъошибаться на счеть его достоинства, особли- Гёте, удастся выхлопотать у всёхъ немецво, когда онъ не пріобр'яль еще никакого кихъ правительствъ привилегію противть авторитета? Какъ назначать они ему пенсію, контрфакцій и такимь образомь сдвлаться если онъ еще не показалъ своего таланта во монополистомъ своихъ произведеній; а безъ всей его силь? А когда онъ покажеть его, этой мары намецкій литераторь не разбогасму уже не нужно пенсіи: его творенія рас- тъсть. Что касается до Байрона — о немъ и ходятся. Неужели общество должно кормить говорить нечего; Байронъ быль лордъ Бри-

«Развѣ вы не помните процесса Виктора Гюго съ его кингопродавцемъ, -- процесса, который кончился не къ славъ перваго поэта Франціи?. Де-Ламартину въроятно съ большимъ барышемъ окупились всв издержки его путешествія на Востокъ?... Давно ли Дюма, инщимъ прило данта, но не за поэзю, а за участие въ шедшій въ Парижъ, давалъ балы для своихъ политическихъ дёлахъ; оно низко оцёнило друзей и парижскихъ красавкцъ?... Какой изъ ширныхъ счетовъ съ Евгеніемъ Рандюэлемъ? Какой изъ нихъ не вздить въ каретахъ, не жи-веть въ комнатахъ бронзовыхъ, зеркальныхъ и

счастью, мечты, а не двиствительность! ныя явленія теперь не редки. Но воть въ чемъ Вск литературныя знаменитости современ- бъда-то: общество иногда озодотитъ какогоной Франціи живуть въ довольств'є, но не въ нибудь Бальзака и попустить умереть съ гобогатствъ, живутъ какъ порядочные bourgeois лоду какого-нибудь Шиллера, надънеть въи занимають квартиры удобныя и простран- нокъ на голову какого-нибудь Больвера и ныя, хорошо и со вкусомъ меблированныя, равнодушно пройдетъ мимо какого-нибудь но простыя и обыкновенныя, а не дворцы; Байрона. Неть на малейшаго сомнения, что нъкоторые можетъ быть имъютъ и свои ка- оно уважаетъ идею поэта; но всегда ли оно реты, но большая часть катается въ наем- безошибочно въ выбора своихъ кумировъ?.. ныхъ: золото же, мраморъ и бархать они ви- Истинное чувство не для всъхъ доступно, дать и часто, но только не у себя дома. Это глубокая мысль не для всёхъ понятна; ярможно сказать смёло. Чтобъ жить такъ рос- кость красокъ, мастерская обработка формъ кошно, какъ описываетъ Шевыревъ, надо скоре бросаются въ глаза толпе, составляюполучать полмилліона ежегоднаго дохода; а шей общество, п сильнье раздражають ея кто изъ нихъ ежегодно получитъ и пятую зрительный нервъ; потому что въ этой толив долю этой суммы? Нать, что ни говорите, а больше найдется людей со вкусомь-этимъ огромный домъ въ Сен-Жерменскомъ пред- плодомъ образованности и навыка, нежели сто или двъсти тысячъ ливровъ, върнъе и можно приложить не къ одному искусству. Тамъ только получай и пользуйся, ни о чемъ пріобрѣсть этимъ извѣстность, обратить на достоинства житейскими хлопотами желудка корыстной любви къ истину-то не хлопофранковъ слишкомъ достаточно, чтобъ объ- лично, и умно, и красно: тогда толна вашакомъ, что еще дешевле. Гдв жъ логика?..

ство съ извъстнымъ поэтомъ, читаетъ его ственные враги между собой. Съ одной стостихи, прислушивается къ говору сужденій, роны общество его душить прежде, чёмъ его стихахъ, словомъ, смотритъ на поэта, не ны оно развращаетъ его своей благосклонтолько какъ не на безполезную, но даже какъ ностью. Конечно у насъ есть и защита про-

современных поэтовь Франціи не ведеть об- насъ, говорю я, богатый и знатный баричь, привилегированный гражданинъ молныхъ залъ, бъется изо всѣхъ силъ, низко кланяется журналисту, чтобы тотъ поместиль въ своихъ листкахъ его стишки и далъ ему право Все это прекрасно, но все это, къ не- назваться поэтомъ. По крайней мфрф подобмъстьв и родовое имъніе, дающее въ годъ съ чувствемъ—этимъ даромъ природы. Это надежнее всякаго таланта, всякаго генія, Если вы съ жаромъ и уб'єжденіемъ излагаете какъ бы тотъ или другой великъ ни былъ. ваше задущевное мивніе, съ твмъ, чтобы не думая и не унижая своего человъческого себя общее вниманіе, а не изъ чистой, безради: здёсь безпрерывный трудъ и работа, чите лучше: васъ никогда не замётятъ, вы часто уклоненіе отъ своего назначенія, иногда всегда останетесь въ заднихъ рядахъ, васъ потеря души, для удовлетворенія б'єдной че- оптинть только немногіе, только избранные, ловъческой природы, требованій прихотей и а эти немногіе, эти избранные не составляють общежитія. Чтобы увидёть во всей ясности общества, которое дарить славой и авторитевсю неосновательность мивнія Шевырева, томъ. Да! не хлопочите, или перемвните свой стоить только указать на побздку Дюма въ образъдбиствованія: заміните основательную Швейцарію, которую онъ приводить, какъ мысль звонкой фразой, теплое чувство—громдоказательство несм'втнаго богатства, стя- кой декламаціей, благородную простоту выжаннаго талантомъ: намъ изъ достовфрныхъ раженія-цв тистой вычурностью, паркетной источниковъ известно, что место въ дили- манерностью, изъгорячаго проповедника мыжансъ отъ Парижа до Базеля стоитъ шесть- сли сдълайтесь довкимъ литераторомъ, котодесять франковь, и что потомь шести соть рый обо всемь умветь найтись сказать и при-\*вздить всю Швейцарію; а Дюма ходиль піт» властвуйте надъ ней! Эта мысль очень вітрна: самъ Шевыревъ утверждаетъ ее, сказавши, Правда, въ нашъ вѣкъ поэть не есть па- что общество развращаетъ поэта, что, въ засынокъ общества, напротивъ, онъ его люби- менъ своихъ милостей, своихъ даровъ, оно мое, балованное дитя; толна уже не косится отнимаеть у него независимость въ образѣ на него съ презрѣніемъ или лаемъ, но съ по- дѣйствованія, заставляеть его поддѣлываться чтеніемь разступается предъ нимь и даеть подь свой характерь, д'ялаеть его своимь дорогу, даже не понимая, что онъ такое. льстецомъ. Да! неть сомнения въ томъ, что Даже и у насъ, на святой Руси, сильный, поэтъ и общество стоять во враждебныхъ богатый баринъ почитаеть за честь знаком- отношеніяхъ другъ къ другу, что они-естечтобъ уметь сказать при случай слова два о узнаеть о его достоинстве; съ другой сторона очень полезную мебель для украшенія тивъ него; въ первомъ случав, какое-нибудь своей гостиной на насколько часовъ. И у счастливое обстоятельство, дающее ему средроманъ...

природа назначила быть поэтомъ, а отецъ И это еще во Франціи; что же вь Англіп, вельль ему быть медикомъ. Юноша сначала гдв кусокъ насущнаго хлеба такъ дорогъ, гдв науку. «Ты хочешь быть независимымъ ни холодны, такіе эгоисты, такъ погружены въ ланть, а следовательно и надежда: его голова конечно правъ!... горить, грудь твенится, и онъ торопится дящей отъ несосредоточенности силъ, но она другого рода, болже ужасное и позорное, чвмъ правленія, который, по недосугама, отдаеть ныя сділки и подряды, дізлаеть свой таланть

ство придти, увидьть и нобъдить; во второмъ но она, какъ произведение молодого человъка. случав геній или по крайней мерв слиш- должна быть поправлена театральнымъ покомъ большой талантъ, сляшкомъ вервый правщикомъ, а этотъ поправщикъ имеетъ поинстинктъ творчества. Ла! генія не убиваетъ хвальное обыкновеніе оставлять разві третью обанніе выгоды; оно убиваеть Бальзаковъ, часть труда автора, а двѣ приклепваеть свои. Жаненовъ, Дюма, но не Байроновъ, не Гёте, Молодой человѣкъ въ негодованіи береть нане Вальтерь-Скоттовь. Эти генін могуть быть задъ свою драму и уходить домой. Еще прежде лаже людьми нозкими, лушами продажными - этого написаль онъ прекрасный романь: прии все-таки золото безсильно надъ ихъ вдохно- несъ его къ книгопродавцу, который, какъ чевеніемъ. Чёмъ платиль Гёте своимъ высокимъ лов'єкъ благовосинтанный, приняль его очень даскателямь? Двустишіями на балы глухими дасково и предложиль ему триста франковь. гекзаметрами, а не «Вертеромъ», не «Виль- зам'яти однако, что въ условіи будеть скагельмомъ Мейстеромъ», не «Фаустомъ». На зано: «двъ тысячи», чтобъ не оскорбить сачемъ сбили Вальтеръ-Скотта экономические молюбие автора. Какъ отъ книгопродавла, разсчеты и выкладки! На исторіи, а не на такъ и отъ директора театра молодой человъкъ уходитъ со своею рукописью домой, а Странно и непонятно, какъ Шевыревъ не дома его ждетъ хозяпнъ съ требованиемь плахотыль видыть, что въ наше время истинный ты за квартиру, трактирщикъ со счетомъ, таланты и даже гелій можеть точно умереть давочникъ съ другимъ; за ними рисуется изсъ голоду, обезсиленный отчаянной борьбой ображение голодной смерти и смотрить на съ внішней жизнью, непризнанный, пору- него, какт на вірную добычу, а изъ-за этого ганный!.. Неужели онъ не читаль или забыль скелета выглядываеть, какъ примиритель и прекрасную статью «Литературное сотрудни- посредникъ, неясная мысль о самоуойнствъ... чество», помъщенную въ четвертой книжкъ Юноша гордъ, какъ всъ дюли съ сознаніемъ того журнала, въ которомъ онъ принимаетъ таланта, благороденъ, какъ всв пылкія души, такое дъятельное участие! Еслибы выписка міръ для него отвратителенъ, люди гадки, не пришлась въ три или четыре страницы, жизнь гнусна; и вотъ раздается «уединенный мы представили бы изъ этой статьи такой выстрель пистолета», и вотъ умираеть поэть сильный и ужасный фактъ, передъ которымъ среди общества, котораго онъ назначенъ быль должна пасть всякая теорія, всякое мивніе составлять славу, среди избытка роскоши и объ этомъ предметь \*). Авторъ этой статьи — успѣховъ цивилизаціи, среди шумнаго говора французъ; онъ писалъ по собственному опыту, славы и изобилія, лельющихъ такое множеписаль съ неподдъльнымъ жаромъ и убъжде- ство его собратій по ремеслу, которые моніемъ. Онъ представляль юношу, котораго жетъ-быть всё ниже его своимъ тадантомъ. принуждаеть себя, но природа береть свое, борьбась вичшней жизнью такъ ужасна, треи онь рышительно бросаеть ненавистную буеть такихь великихь силь, гдв люди такъ отъ кого въ своихъ занятіяхъ, пишеть къ себя и въ свои разсчеты?.. Ведь не у всехъ нему отець, будь же независимь ни оть кого же поэтовь отцы богаты или достаточны, не и въ своемъ содержаніи». Молодой челов'якъ у всіхъ поэтовъ отцы не почитають поэзіи въ отчании вибиняя жизнь опутываеть его пустымъ деломъ и не насилують воли своихъ своими сътями, нищета и голодъ раздъляють дътей, да иные поэты и не имъють вовсе его высокій чердакъ, садятся съ нимъ за его отцовъ, а бъдный вездъ виновать... О! много, шаткій столь, ложатся съ нимъ на его жест- маого должно раздаваться «уединенных» выкомъ ложе. У него нетъ денегъ, но есть та- стредовъ инстолета»!.. Альфредъ де-Виньи

Эта исторія очень естественна и сбыточна, излить на бумагу тяготящее ихъ бремя, онъ эта катострефа очень возможна и пеудпвиработаеть день и ночь. Драма готова; она тельна... Но Огюстъ Люше, авторъ статьи, можеть быть отличается всими недостатками на которую я ссылаюсь, представляеть эту перваго опыта, всей уродливостью, происхо- катастрофу иначе, описываеть самоубійство пламенна, жива, геніальна. Онъ несеть ее то, возможность котораго представиль я отъ къ дпректору театра, но дпректоръ поручаетъ себя. У него молодой человѣкъ принимается ее на разсмотръние чиновнику театральнаго за сотрудничество, входить во всъ литературее своей женв. Наконець пьеса одобряется; средствомь, искусство—ремесломь, лишается перваго, теряетъ зпособность понимать второе, и съ гордостью повторяетъ: «Моихъ ак-

<sup>\*) «</sup>М. Н.» 1835, кн. 4, стр. 714-722.

ле меня сталь занематься этимь дёломъ!..» содержится въ первомъ номера этого журна-Такое нравственное самоубійство не гибель- да за нынфшній годъ, и ее я разсмотрю понъе ди физическаго?.. О! Альфредъ де-Виньи слъ всъхъ, ей заключу мою статью и изъ ней

очень правъ!

Шевыревъ говоритъ, что ея неоснователь- сковскаго Наблюдателя». ность повредила и художественному исполдля кого угодно, но не для него, который когда оно прилагается не къ столу, не къ гауб'яжденъ въ ней и умомъ, и чувствомъ, и дантерейнымъ вещамъ, не къ покрою платья, потому мнв кажется очень неумъстнымъ на- не къ водевилямъ и балетамъ, а къ произвесмѣшливое предполежение Шевырева, что деніямъ искусства. Это слово есть собственту семнадиатую ночь, когда убилъ своего героя слово «пскусство» было равносильно слову

товъ играно до ста, а такого-то только семь- нія, задушевной идеи «Московскаго Наблюдесять восемь, несмотря на то, что онъ преж- дателя»; эта драгоценная для меня находка выведу результать моихъ изследованій каса-Назвавь идею Альфреда де-Виньи ложною, тельно критики и литературных виньній «Мо-

Шевыревь отлаеть отчеть въ впечатлъненію драмы: скажите, Бога ради, можеть ли ніяхь, произведенныхь на него прівздомъ это быть?.. Ложность основной идеи можеть четы Каратыгиныхь: этоть отчеть, разповести къ дожнымъ выводамъ въ какомъ- умется, очень благопріятенъ для петербургнибудь логическомъ изследованіи, что напр. скихъ артистовъ. И немудрено: это артисты и сдълалось съ Шевыревымъ въ его статьт высшаго тона, и «Наблюдателю» невозможно о драм' де-Виньи; но въ художественномъ не симпатизировать съ ними и не превознепроизведении идея всегда истинна, если вы- сти ихъ до седьмого неба. Въ самомъ дълъ, пила изъ души. Ла и какое дело псэту, верна какая грація въ манерахъ, какая живопись или нътъ его идея? Развъ онъ философъ, из- въ позахъ, какая торжественная декламація! слъпователь! Шекспиръ въ своемъ «Отелло» Все это такъ върно напоминаетъ золотыя вревыразиль идею ревности, показаль намъ рев-мена классицизма, немного напыщеннаго, неность, не рашая, хорошее или дурное это много на ходулькахъ, но зато благороднаго, чувство. Возьмите любую застольную пасню бонтоннаго, аристократическаго, съ гладкимъ Беранже, въ которой онъ, подъ вдохнове- и выглаженнымъ стихомъ, съ пѣвучей дикніемъ веселости, въ прекрасныхъ, гармони- ціей, съ менуэтной выступкой! Правду скаческихъ стихахъ, не шутя, увъряетъ васъ, зать, въ нихъ только и превосходно, что эта что, кром в вина и любви, все на свътъ вздоръ, внъшняя сторона искусства, которая конечкоторымъ глупо заниматься: мысль, само со- но важна въ артисть, но отнюдь не составбой разумвется, ложная, но песня отъ того лясть его сущности, успехь въ которой дони сколько не хуже. Поэтъ весь зависить отъ стигается пзученіемъ, навыкомъ, рутиной, минуты, которая навъваеть на него вдохно- вкусомъ... Постойте-«вкусъ!»-остановимвеніе; Шиллеръ быль душа пламенно-вірую- ся на «вкусі»: давно я добирался до этого щая, а носмотрите, какое безотрадное, ужас- словца и до смерти радъ, что наконецъ доное отчаяние проглядываетъ въ каждомъ брадся до него. Часто случается намъ чистих'в его дивнаго «Resignation»... Если бы тать и слышать выраженія: этоть поэть отидея Альфреда де-Виньи была и ложная, его личается «вкусомъ», у этого человъка есть драма отъ того не могла быть хуже, потому «вкусъ». Такія выраженія меня выводять что его идея ложная для васъ, для меня и изъ терпенія; я ненавижу слово «вкусъ», «его сіятельство графъ Альфредъ де-Виньи, въ ность, принадлежность XVIII вѣка, когда полу-голодной смертью, весьма сытно и вку- «savoir-faire», когда «творить» значило «отсно поужиналь, въ полномъ удовольствіи отъ дёлывать, выглаживать». Нашъ вёкъ зам'ьсвоего труда». Да! эта шутка мир кажется нильслово «вкусь» словомь «чувство». Обътемь более неуместной, что де-Виньи — поэть яснимь это примеромь. Воть картина, просъ истинвымъ талантомъ, поэтъ добросовъст- изведение великаго художника! Стоитъ передъ ный, и что самъ Шевыревъ отдаетъ похва- нею человекъ со вкусомъ: посмотрите, какъ лу его драмф: а можеть ли быть хорошо ху- умно и вфрно судить онь о ея перспективф, дежественное произведение, когда оно не вы- о ея отдёлка въ цаломъ и частяхъ, о распострадано, не вычувствовано, а хладнокровно ложеніи группъ, о соотношеніи частейсь цівпридумано головой, отъ нечего д'ялать? Гдв жъ лымъ, о колоритв; посмотрите, какъ быстро заматиль онъ, что рука у этой фигуры не на Теперь остается поговорить еще о двухъ своемъ мъсть и длиниве, чемъ должна быть, статьяхъ Шевырева: въ одной заключается что вотъ здёсь слишкомъ густа тёнь, а здёсь его отчеть публикь о спектакляхь Караты- не достаеть свыта. Его судь вырень, но хогиныхъ въ ихъ последній прівздъ въ Москву лодень, какъ судъ о паштеть или бургонскомъ. прошлаго года; другая содержить въ себе И что дало ему возможность судить такъ о то, чего я тщетно ину досель, --объяснение картинь? Свытская образованность, привычнаправленія, върованія, литературнаго уче- ка видіть много хороших в картивъ и слыхишаться кажлой безгрикой, бросающейся неизвестный его соперникъ и опять вызываль въ глаза тонкостью своей отл'ялки и уловле- его на бой. На этотъ разъ онъ безъ боя прене причесано и не прихолено по условнымъ го періода и каждой фразы, какъ онъ всегла не ошибается въ достоинствъ художествен- нибудь свое удивленіе. наго произведенія; онъ холоденъ къ такому, Въ этой стать в брошено кстати насколько рый образованностью, просвещениемъ и умомъ могли поговорить. возвышается, но не дается ими. Да простятъ также не редки? отвечаемъ мы.

раздосадованный его упрямымъ инкогнито, да о похвальной привычкѣ барона довко и

шать сужденія о нихъ знатоковъ, навыкъ. Кто изъ нихъ правъ, кто ошибается, не берутина, словомъ – вкусъ! Теперь на эту же ремся рашить, но признаемся, что невольно картину смотрить человёкь съ чувствомь, симпатизируемь съ таинственнымь рыпахоть и не знатокъ: онъ безмолвно, благого- ремъ, а потому ли, что таинственность всевъйно смотритъ на нее, теряясь, утопая въ гда возбуждаеть съ себъ участіе, или потому. своемъвосторженномъсозерпаніи инеможеть что навзиники безъ шита и герба, не впиотлать себь отчета что его пленяеть въ ней: но санные въ герольдію, къ намъ какъ-то близато какъ восторгъ его полонъ, чистъ, святъ, же. Какъ бы то ни было, только во второй божествень! Человькъ со вкусомъ станетъ вос-прівздъ Шевыревъ не сталъ сражаться, хотя творяющей всёмъ требованіямъ внёшней вознесь своихъ любимыхъ артистовъ до стороны искусства, но пройдеть безъ внима- седьмого неба и выразиль свое къ нимъ нія мимо произведенія геніальнаго, если оно уливленіе множествомъ точекъ послу каждаправиламъ приличія. Человъкъ съ чувствомъ ділаетъ, когда хочетъ выразить къ чему-

отъ котораго всѣ въ восторгѣ, онъ обвиня- мыслей о «Ермакѣ», драмѣ Хомякова. Шееть себя въ невъжествь, почитаеть себя не- выревь сперва говорить, что эта драма есть правымъ и, на зло самому себъ, не можетъ подражение «Разбойникамъ» Шпллера, понайти въ немъ той красоты, которая такъ томъ, что это не драма, но что въ ней вибросается всёмъ въ глаза; но зато онъ въ денъ зародышъ драмы, наконецъ, что «изъ восхищени отъ такого произведенія, къ ко- ея лиризма выдвигаются (?) три могучія чувторому всв равнодушны, и здвсь опять мо- ства, на которыхъ задуманъ колоссальный жеть обвинить себя въ невъжествъ, въ «без- (??) и фантастическій (???) образъ Ермака». вкусіи», но, на зло самому себъ, не можеть Все это такъ справедливо, глубокомысленно переменить своего мивнія. Я здесь представ- и верно, что противъ этого невозможно ниляю человъка съ чувствомъ безъ образованія, чего возразить. Да, именно здъсь поневолъ безъ данныхъдля сужденія, безъ способности умолкаеть всякая неблагонам вренность крикритицизма. И между художниками есть свои тики и прекращаеть нехотя навёты.. По «люди со вкусомъ», одолженные своимъ та- крайней мъръ критика была бы слишкомъ лантомъ, своимъ успъхами одному вкусу, зла, слишкомъ неблагонамфренна, еслибы словомъ, созданные вкусомъ--этимъ плодомъ вздумала пользоваться такими для себя наобразованности, просв'єщенія ума, но не чув- ходками. И такъ- довольно; покажемъ, что ствомъ-этимъ даромъ одной природы, кото- мы умвемъ и помодчать тамъ, гдв бы много

Изъ критическихъ статей «Московскаго нашей смелости: къ такимъ художникамъ Наблюдателя», не принадлежащихъ Шевыпричисляемъ мы Каратыгина и Каратыгину. реву, накоторыя очень примечательны; на-Они удачно усвоили себѣ внышнюю сторону зовемъ ихъ: «Музыкальная Лътопись» Мельискусства, они вернымъ глазомъ измерили гунова, въ которой онъ отдаетъ отчетъ за сцену, хорошо разочли эффекты; они въвы- всв примвчательныя явленія нашего музысочайшей степени овладели искусствомъ кальнаго міра въ начале прошлаго года, есть блёднёть, краснёть, падать въ обморокъ, одна изъ такихъ статей, въ какихъ именно возвышать и понижать голось, действовать нуждаются наши журналы и какими они жестами, играть сафпыхъ, больныхъ-но не такъ бфдны; она написана ловко, умно, живо, больше. А разв'є это не таланть! разв'є такіе съ знаніемъ д'єла. «Брамбеусъ и Юная Слолюди не редки! скажуть намь. А разветкусь весность», статья Н.П-щ-на, содержить въсебе тоже не таланть? Развъ люди со вкусомъ обвиненія Брамбеуса въ похищеніи идей п вымысловъ изъ французской литературы, Мнвие Шевырева о Каратыгиныхъдавно которую онъ такъ не жалуетъ. Тамъ, гдв уже всёмъ извёстно: еще три года назадъ авторъ статьи говоритъ вообще о продёлкахъ тому бился онъ за нихъ, съ поднятымъ за- почтеннаго барона, тамъ онъ и остеръ, и увлебраломъ, какъ прилично благородному ры- кателенъ, но гдф онъ сравниваетъ статыи царю, съ соперникомъ безъ герба и де- Браибеуса съ ихъ оригиналами, тамъ ставиза, съ забраломъ опущеннымъ, но съ ру- новится скученъ и утомителенъ. Вообще эта кой тяжелой, съ ударами меткими. Шевы- статья не произвела большого впечатления ревъ сошелъ съ турнира прежде своего со- на публику Причина этому заключается въперника, но не побежденный имъ, а только роятно въ томъ, что публика давно уже знабезъ спросу пользоваться чужой собствен- Статья о «Недовольныхъ» написана съ буквой «-0-»: одна-разборъ извъстной кусство, не тронуто. оперы «Аскольдова Могила», другая—новой Изъ прочихъ статей примѣчательна: «Историмъ объ этихъ статьхъ.

обще. Сначала онъ утверждаетъ, что опера мета. Намъ не понравились въ ней только непремънно полжна имъть смыслъ независимо отъ музыки, вопреки мнвнію техт, которые позволяють ей обходиться безъ смысла, ссылаясь на примъръ итальянцевъ. Это вопросъ — и вопросъ важный; во авторъ статьи ничемь не решаеть его, а если и решаеть, то очень неудовлетворительно, однимъ намекомъ. Если мы не ошибаемся, намъ кажется, что, по его мнѣнію, опера должна быть фантастическимъ созданіемъ. Если онъ имель точно эту мысль, то она достойна вниманія и гораздо большаго и удовлетворительнѣйшаго развитія: на нее можно бы написать огромную статью, если не книгу. Если опера должна быть фантастическимъ созданіемъ, то безъ сомнѣнія она должна иметь смыслъ, такъ же, какъ его имфють самыя повидимому безсмысленныя повъсти Гофмана. Мы думаемъ только, что для этого гармонического единства двухъ нскусствъ-поэзій и музыки- нужна въ художникъ и двойственность генія; но возможна ли она, какъ явленіе положительное, а не исключение, и, въ последнемъ случав, состоить ли она въ равновфсіи генія въ обоихъ этихъ искусствахъ?.. Потомъ авторъ говорить, что содержание оперы должно браться изъ народныхъ преданій, чтобъ имъть силу очарованія, что «Аскольдова Могила» грешить противь того правила, что времена Святослава далеки отъ насъ, какъ времена Навуходоносора, и такъ же непонятны намъ. Все это высказано весьма увлекательно и искусно. Затъмъ слъдуетъ изложение содержанія оперы. И все! \*).

ностью, давно уже понимала, что онъ не пи- той же ловкостью, съ тъмъ же искусствомъ. шеть, а изволить «потешаться»: следователь- съ той же увлекательностью, какъ и объ но усилія критика казались ей напрасными «Аскольдовой Могиль». Но и въ ней искуси были ею приняты холодно. Но особенно ство также въ сторонъ: много лъльнаго выпримвчательны двв статьи, подписанныя сказано à propos, но самое двло, то-есть ис-

комедін Загоскина «Недовольные». Погово- рическіе п Филодогическіе Труды Русскихъ Оріенталистовъ» Григорьева. Это, какъ по-Въ первой стать «Аскольдова Могила» казываетъ самый титулъ статьи, есть сборразбирается не какъ музыкальное произве- никъ утвшительныхъ извъстій объ успъхахъ деніе, а какъ драма. Авторъ статьи въ нь- въ Россіи оріентализма. Потомъ «Народныя сколькихъ строкахъ передаетъ мивніе публи- Співванки пли Світскія півсни Словаковъ ки, отголосокъ большинства голосовъ о но- въ Венгріи» І. Бодянскаго, котораго Русвой музыкъ Верстовскаго; отъ себя же онъ совъ недавно причислялъ къ миеамъ, вроговорить о другихъ, имъющихъ отношение дъ Гомера. Эта статья написана съ такъ пьесв предметахъ. Вообще у него нътъ лантомъ, знаніемъ и любовью, заключаетъ върныхъ и глубокихъ идей объ оперъ, вы- въ себъ много дъльныхъ и чрезвычайно люведенныхъ логически изъ идей искусства во- бопытныхъ фактовъ касательно своего пред-

жется не совсемъ справедливымъ. Во-первыхъ, вы несправедливо обвиняете «Московскаго Наблюдателя» въ ожесточении противъ Загоскина: онъ совершенно одного мивнія съ вами насчеть этого писателя. Въ «Молвъ» когда-то сказано было, что авторъ «Юрія Милославскаго» есть слава и гордость Россів: «Наблюдатель» не говорить этого и верно, никогда не скажеть, но онъ признаеть «Юрія Милославскаго» дервымъ русскимъ историческимъ романомъ (разумбется, не по старшинству происхожденія, а по достоинству; въ первомъ смыслѣ «Выжегинъ» его старъе), а первое во всемъ есть неоспоримо слава н гордость народа. Потомъ-о русскомъ кулакъ: я противъ него. Конечно прежде надо условиться въ значени этого слова, а потомъ уже спорить. Вы смотрите на кулакъ, какъ на орудіе селы, совершенно тождественное съ шпагою, штыкомъ и пулей. Оно такъ, но все-таки между этими орудіями силы есть существенная разность: кулакъ, равно какъ и дубина, есть орудіе дикаго, орудіе невѣжды, орудіе человека грубаго въ своей жизни, грубаго въ своихъ понятіяхъ, кулакъ требуетъ одной животной силы, одного животнаго остервенѣнія и больше ничего. Шпага, штыкъ и пуля суть орудія человѣка образованнаго; они предполагають искусство, ученіе, методу, следовательно, зависимость отъ идеи. Зверь сражается когтемъ и зубомъ, естественными его орудіями; кулакъ есть тоже естественное орудіе звъря-человька; человькъ общественный сражается орудіемъ, которое создаетъ себъ самъ, но котораго не имфеть оть природы. Если жъ бывають безславные удары стилетомъ изъ-за угла, если были безчестные удары негодной шиажонки восемнадцатаго въка-это ничего не доказываеть: бывають безчестные удары и кулакомъ изъ за угла, въ темную ночь, въ глухомъ нереулкв. А притомъ, и въ самомъ деля, зачемъговоря словами автора критики — «зачёмъ льстить этому классу народа, который, несмотря на великаго преобразователя Россіи, до сихъ поръ еще гордо поглаживаеть за угломь свою бороду, за угломъ радъ похвастать своими кулаками? Кулаки не помогли подъ Нарвой, и не кулаки, а обученное войско смыло подъ Полтавой пятно стыда кровью своего прежняго побъдителя! Не кулакамъ обязаны мы, что знаемъ теперь, звонокъ-ли чугунъ на Аустерлицкомъ мосту, когда казачій конь быеть о него подковой, и даю аппеляцію на вась самихь. Вы недавно сділали красива ли Сена, когда отражаются въ ней русскіе

<sup>\*)</sup> Замічательна въ этой стать выходка автора противъ русскаго кулака. Здесь я обращаюсь къ вамъ, почтенный издатель «Телескопа», и вамъ повозражение противъ этой выходии, которое мив ка- штыки».

двъ вещи: употребление извъстныхъ учено- котораго конкретное- навозъ и картофель. юрилическихъ словечекъ и одно выражение. Но повторяемъ отъ человъка, который вывижеть и скромное, и хвастливое. Воть ходить у нась съ какимъ-нибуль намекомъ

«Мы еще такъ молоды въ этомъ случать, такъ неповърчивы къ себъ, хоть можеть быть и съумъли бы кой-что сказать наперекоръ другимъ, что лучше позаимствуемся отъпнуду (?), представимъ чужое, но, по насъ, дъльнъе чего не усиъли сами добыть, нежели, следуя примеру некоторыхъ, пускать пыль въ глаза православнымъ.»

скромность хуже хвастовства. Къ чему эти суждении о немъ самомъ. оговорки? Если знаете-говорите смъло, не знаете -- молчите. А то вы такъ-то невольно тельнымъ въ какомъ бы то ни было отношенапоминаете русскаго человька съ борол- нін, по части чисто литературной критики съ дукаво-простодушнымъ видомъ говорить: году. Можеть быть мы что-нибудь и про-

лость-другое дело»...

XIX въка во Франціп» еще не кончена. До «Не Выдержки, а почти Выдержки изъ Больсихъ поръ она можетъ обратить на себя шихъ Записокъ о прошлыхъ временахъ» внимание двумя, тремя идеями, совершенно какого-то Авенира Народнаго; только позвосовременными, показывающими, что авторъ длемъ себъ замѣтить. что эта статья въея понимаеть истины, еще для многихь у роятно взята «Наблюдателемъ» изъ «Понасъ недоступныя. Проникнутый или еще коющагося Трудолюбца» или «Парнасскаго проникаемый духомъ новой философіи, онъ Щенетильника», а можетъ-быть и изъ друвърно судить (тамъ гдъ судить, а въ этой гого какого-нибудь допотопнаго журнала: въ стать в сужденій немного) о попытках в фран- наше время трудно найти челов вка, который цузовъ примириться съ религіей. Онъ гово- могъ бы написать такую статью, и еще туетъ ей болве ознакомиться съ Германіей, въ себя. И такъ, оставляемъ пропущенное рить онъ. Надобно однакожь зам'ятить, что его литературных усилій. по сихъ норъ въ этой стать больше ссыидећ, посвятить себя на служеніе ей и вос- чтобы на улицахъ было всегда смирно, чтобъ питать другихъ для этого служенія. Немногіе долго не случалось пожаровъ». одобряють эту жизнь для «отвлеченностей»,

на свои философскія познанія, мы вправъ требовать большаго, требовать труда для насъ, если еще не наступилъ часъ автору труда для себя. Поэтому мы считаемъ эту статью эпизодомъ занятій автора, илодомъ досуга, которому онъ самъ, вфрно, не прилаетъ большого значенія. Что жъ касается до «Наблюдателя» — очевидно, эта статья въ Воля ваша, господа, а по нашему такая немъ случайная и не должна имъть мъста въ

Вотъ все, что показалось намъ примъчакой, который, почесывая у себя въ затылкъ, «Московскаго Наблюдателя» въ прошдомъ «гдъ-ста намъ<sup>2</sup> мы дураки; вотъ ваша ми- пустили, это ужъ не наша вина. Есть вещи, о которыхъ даже грѣшно говорить вслухъ; и Статья «Взглядъ на Системы Философіи потому мы умалчиваемъ наприм'яръ о стать в рить, что Франція не достаеть знанія, совіт трудніве - журналь, который бы ее приняль указываетъ на последователей Гегеля, раз- или недосмотренное и обращаемся къ повившихъ его религіозныя идеи. «Понять или сдідней стать і Шевырева, которая должна vмереть»—воть законъ нашего въка, гово- объяснить намъ идею «Наблюдателя» и цъль

Эта статья называется «Перечень Наблюлокъ, нежели мыслей, что авторъ какъ-то дателя» и украшаетъ собой первый нумеръ не смъть въ своихъ приговорахъ, что, не этого журнала за нынъшній годъ. Шевыодобряя эклектизма, онъ все-таки слишкомъ ревъ начинаеть ее признаніемъ. что читаснисходителенъ къ нему, что наконець тели журнала настойчиво требують библюязыкъ его чрезвычайно тяжелъ. Но, несмотря графіи, и оправдывается въ причинъ невнина все это, нъсколько немудреныхъ, во вър- манія къ ихъ требованію. Для этого онъ очень ныхъ идей заставляютъ насъ возложить на остроумно делитъ этихъ читателей на три автора благія надежды: явная потребность класса. Къ первому у него относятся ть, кои совершенный недостатокъ философическаго торые «съ невиннымъ чистосердечісмъ ввъзнанія въ Россіи должны поощрить его къ ряють себя сов'єсти журналиста» и требують трудамъ болъе серьезнымъ. Правда, занятіе его мнънія о книгъ для ръшенія простого философіей, болбе нежели какой-вибудь дру- вопроса, купить ее, или нёть? Ко второму гой наукой, требуеть того, что называють люди ланивые, которые кипгь не читають, «самозабвеніемъ», но зато она больше, не- а судить о нихъхотять. Кътретьему— «люди жели какая-нибудь другая наука, даеть на движенія, люди безпокойные, которымъ не это средствъ: сладко забыться въ чистой сидится на мъстъ», которые «не любятъ,

Читателей нерваго разряда «Наблюдатель» но авторъ знастъ, что такое «конкретное». не хотвлъ удовлетворять потому, что онъ Настоящее понятіе о «конкретном» смприт» совершенно чуждъ всякихъ карманныхъ отпорывы житейской суетности и убъетъ ум- ношеній, и что оставаться въ накладѣ при ствованія пошлаго «здраваго смысла», для покупкт книги есть достойное наказаніе для

невъжества. Метніе очень благородное! Но ромъ такъ много вашихъ же метній? Читамы имъемъ на этотъ счеть свое, которое, телей третьяго разряда «Наблюдатель» не если не такъ благородно, зато заключаетъ хочетъ удовлетворять потому, что «его кривъ себъ побольше здраваго смысла. Мы ду- тика никогда не угождала ихъ безпокойной маемъ, что литературный спекулянть, нака- страсти къ зрѣлищамъ всякаго рода». Позывающій невіжество контрибуціей за дур. мидуйте - какъ никогда! А статьи противъ ныя книги, ничемъ не честнее молодцовъ, «Библютски для Чтенія», противъ барона которые наказывають разсеянность зевакь, Брамбеуса? Если на нихъ не сбегались какъ лишая ихъ кошелька или часовъ; долженъ на пожаръ, такъ это потому, что ихъ огонь ли же журналисть своимъ молчаніемъ спо- горвлъ слишкомъ тускло, даваль больше дыму, собствовать успехамь дитературных спе- чемь полымя, а не потому, чтобы они были кулянтовъ?.. НЕтъ. По нашему простому, писаны умеренно и скромно. Воля ваша, а плебейскому мнанію, журналисть должевь эта тактика «Вибліотеки», которая каждый поставить себь за священньйшую обязан- мысяць бранить полемику, упрекаеть за нее ность-неусыпно преследовать надувателей другіе журналы и вь то же время сама руневъжества, препятствовать успъхамъ мел- гается очень неблагопристойно... Нътъ. кой литературной промышленности, столь этихъ причинъ намъ недостаточно - мы гибельной для распространенія вкуса и охоты нашли другую: библіографія діло очень хлокъ чтенію. Онъ не должень забывать, что потное, съ нею каждый день наживаешь по книги, особенно догматическія, иншутся для врагу, который готовъ вредить вамъ и кленевъждъ, что дурная книга сообщастъ пре- ветой, и всеми средствами: благоразумное вратныя понятія и ділаетъ невітжду еще не- же молчаніе избавляеть отъ этихъ непріятвѣжественнъе. Представьте ссбъ степного ностей; и вотъ причина, почему «Наблюдапровинціала, который сроду ничего не читы- тель» не хочеть отдавать публикі отчета въ валь, кром'в кадендаря и писемъ отъ своей новыхъ книгахъ. Оно и лучше!.. Но всего родни и знакомыхъ, но который долженъ по- забавиве послв этихъ объясненій следуюкупать книги для своихъ дётей, которыя хо- щія строки: тять все читать; кто будеть его руководителемъ въ выборѣ книгъ: газетныя объявленія почти обо всёхъ произведеніяхъ литературы наили собственное соображеніе? А відь эти шей, потому что этого требують. Всякая книга или сооственное соображение? А въдъ эти дети принадлежатъ къ молодымъ поколь- отвъта въ журналь. Публика не любить останіямъ, которые должны некогда явиться ваться въ недоуменіи: она не любить умолчаній честными и способными даятелями на слу- или недомольовъ. Дело журнала - угождать женін отечеству; а вёдь направленіе ихъ иногда ея слабостямь.» твительности зависить отъ книгъ, по которымъ они учатся или которыя они читаютъ! статьи; но чему же должно вфрить въ его сло-Неужели же и эти поколтніи, юныя и жаж- вахъ: первому или последнему? не умфемъ душія образованія, должны наказываться за отвічать на этоть мудреный вопросъ. Видно, невъжество своихъ отцовъ?.. Нътъ, милости- у всякаго своя логика, видно, дважды-два вые государи, люди просвъщенные и образо- иногда бываетъ три, а иногда и четыре!.. ванные не столько нуждаются въ нашихъ со- Вследствіе этой прекрасной логики Шевывътахъ, сколько невъжды; допускать спекулян- ревъ объщается давать публикъ отчетъ въ товъ издъваться надъ невъжествомъ — значитъ пъкоторыхъ книгахъ и начинаеть съ «Князя способствовать его усиленію, значить отвра- Скопина-Шуйскаго», -- романа, написаннаго щать его отъ свёта знанія, отъ блеска обра- дамой. зованности. Мы глубоко уб'вждены, что библюграфія есть одинь изъ важнёйшихъ, необхо- сожаленіемъ Шевырева о томъ, что наши димъйшихъ и полезнъйшихъ отдъловъ бла- дамы принимаютъ мало участія въ литерагонам вреннаго журнала, и что смвяться надъ турных в трудахь, что наша словесность есть добродушной доварчивостью читателей къ общество слишкомъ исключительно мужское, своему журналу-значить не имъть къ себъ отчего «обхождение и разговоръ въ сословии уваженія. Если другіе журналы дійствують литераторовь отзывается до нестериимаго (?) недобросовъстно, неблагонамъренно, это не трубкой и пуншемъ». Въ самомъ дълъ, это даетъ вамъ права самимъ ничего не делать; очень жаль, но, къ счастью, бёду еще можно это, напротивъ, должно васъ обязать къ уси- поправить: Шевыревъ нашелъ для этого върленной деятельности. Читателей второго раз- ное средство. «Появление многихъ дамъ въ ряда «Наблюдатель» не хочеть удовлетво- сословін писателей, говорить онъ, могло бы рять потому, что его «сотрудники не намь- имьть, какъ я думаю, полезное вліяніе на рены никому навязывать своихъ мнёній», общежитіе и нравы нашей литературы». Мо-Вотъ прекрасно! да кто жъ васъ просилъ на- жетъ быть это справедливо, только мы не

«Несмотря на это, должно говорить нодробно

Вотъ въ этомъ мы согласны съ авторомъ

Отчетъ въ этомъ произведении начинается вязывать публикт свой журналь, въ кото- понимаемь, что такое «общежите и нравы литературы»? Притомъ, развъ литература го- наше общество должно быть обязано своимъ комплиментами, короче-къ намъ снова зо- менемъ и за историческій романъ; посмотримъ, что дальше.

Итакъ—place aux dames!..

«Я думаль бы скорфе, что романь «свътскій» будеть областью женщины. Современное общеный взглядъ ея и върное чувство могли-бы уловить такія краски и оттънки на картинъ общества, которые навсегда останутся недоступны для насильственных пріемовъ писателя-муж-«свътскаго» осязанія, передъ которымъ тупы чувства мужскія. Такинъ романомъ, я думаю, женщина могла бы имъть благотворное вліяніе и на наше общество.»

стиная, развъ она не пвътъпълой цивилизаціи образованіемъ не ученымъ и литераторамъ. народа, не результать исторического развитія не таланту, не генію, не науків, не тяжкому всейего жизни?. Развъвълитературътребует- труду избранниковъ, а женщинамъ, — то было ся что-нибудь другое, кром'в изящества, уче- бы слишкомъ несправедливо такъ ограничиности, достоинства, и развѣ эти качества зави- вать поприще ихъ дѣятельности: для такой сять не оть таланта и генія, а оть любезности высокой цёли нужна первая эмансипація писателей?.. Разв'в тамъ, гдф женщины-писа- женщины. Полумфры никуда не годятся, съ тельницы толнами являются въ литературь, золотой серединой не далеко уйдешь. И такъ, нътъ пошлыхъ и дикихъ поэтовъ, нътъ не- я составиль свой собственный проектъ кавъждивыхъ и криводушныхъ журналистовъ?.. сательно улучшенія нашего общества; онъ Но я вижу, что моимъ «развѣ» конца не бу- прекрасенъ, но первоначальная пдея его вселеть... А! воть въ чемъ дело! Изъ нашей таки принадлежить не мет, а Шевыреву, дитературы хотять устроить бальную залу и слёдовательно, —ему честь и слава, а миж уже зазывають въ нее дамъ; изъ нашихъли- хоть спасибо. Воть въ чемъ состоить мой тераторовъ хотять сдёлать свётскихъ людей проектъ. Наши дамы начнутъ писать «свётвъ модныхъ фракахъ и въ бёлыхъ перчат- скіе» романы, но он'в не должны и не кахъ, энергію хотять зам'янить в'яжливостью, могуть остановиться на этомъ: таково свойчувство - приличіемъ, мысль - модной фра- ство человъческаго генія, онъ идетъ все зой, изящество - щеголеватостью, критику -- впередъ. И такъ, дамы примутся со вревуть восемнадцатый въкъ, этоть золотой въкъ чтобы писать историческіе романы, надо свътской (profane) литературы, этотъ въкъ знать исторію, а исторія—наука; и такъ, Лагарновъ и Баттё, когда въ трагедію до- вотъ шагъ въ область науки! Но наука пускались не люди, а выше, чемъ люди, одна, -- науки суть не что иное, какъ искускогда въ нее могъ попасть только полубогъ, ственныя ея подраздѣленія; науки смежны, или герой, или по крайней мара герцогь и соприкосновенны другь къ другу; исторіи баронъ, что конечно не меньше; когда лицо нельзя знать безъ археологіи, хронологіи, трагедіи должно было говорить не иначе, географіи, географія непонятна безъ матемакакъ принявши важную осанку, выступивъ тики, математическая географія такъ близка ногой, вытянувъ руку, и непремънно высо- къ астрономіи, физическая къ естествознанію. кимъ наркетнымъ слогомъ. А! такъ вотъ но- И такъ почему бы дамамъ нашимъ не пучему намъ съ нъкотораго времени такъ часто ститься и въ науку, тъмъ болье, что этотъ толкують о какихь-то «светскихь» повестяхь переходь естественень, что оть «светскаго» и «свътскихъ» романахъ!.. Такъ вотъ гдъ романа до философія нътъ скачка?.. Особенскрывалась задушевная идея, которую съ но имъ следовало бы заняться математикой: такимъ жаромъ развиваетъ «Наблюдатель»! какія благотворныя следствія повлекло бы Признаюсь, есть изъ чего и хлопотать! Но это за собою! Математики всё люди угрюмые, нелюбезные и часто очень грубые! Что, если Дальше следуетъ вторичное воззваніе къ бы дамы стали съ качедръ преподавать все дамамъ, вторичное приглашение дамъ взяться знанія человъческія! О, съ какой бы жадноза перо и приняться за «свътскій романъ», стью слушали ихъ студенты, какъ бы смягчились университетские нравы, какие успахи оказало бы просвъщение въ Россіи! Итакъ, гг. профессоры всъхъ четырехъ факультетовъ, ство - это ея царство, ея жизнь; здъсь утончен- не исключая и медицинскаго, будьте догадливы и въжливы—place aux dames!.. Но науки соприкасаются съ жизнью, и практика въ преподаваніи иногда заміняеть теоріючины. У женщинъ есть этотъ особенный органъ такова наука правъ; почему жъ бы дамамъ не заняться судопроизводствомъ не въ однихъ твсныхъ предвлахъ аудиторіи, но и въ судилищахъ? почему бы имъ не быть сенаторами, председателями, советниками?.. Какое бы Убъдились ли вы этими неопровержимыми благотворное вліяніе оказалось тогда надъ доводами?—Я уб'ёдился, и теперь отъ души нашимъ обществомъ! Кончилось бы взяточнивзываю: «place aux dames!» Но я иду еще чество, по крайней мъръ деньгами, ябеда дальше, я не могу остановиться на одной превратилась бы въ сплетни, съ просителями литературѣ, потому что въ такомъ случав обращались бы ввжливо, съ подсудимымивліяніе женщинъ на наше общество все-таки кротко... А почему жъ бы дамамъ не занятьбудеть слишкомъ односторонно и слабо. Если ся и военной службой, которая больше всёхъ

общежитія?.. Здісь ужья и не въ силахъ вычислить встув благотворных вліяній на обшество: какое войско не олержить побылы. когла имъ будетъ командовать прекрасная лама въ образъ Беллоны? какая война не будетъ человаколюбива, кротка, когда будетъ вестись ламами? какіе соллаты не слудаются въжливыми, деликатными и ловкими, повинуясь такимъ милымъ начальникамъ?.. Конечно можетъ-быть отъ этого пострадаетъ лиспиплина, поразстроится порядокъ, потому что начальство иногда будеть манкировать вичью: есть что-то умилительное въ защитъ натъ апелляній ..

еть право писать, потому что она-человькь, и мысляхь не только отъ «Матильды» или что она обладаетъ теми же способностями, «Елены», но и отъ Курганова «Письмовкакъ и мужчина; политические сен-симонисты ника» и романовъ Александра Анеимовича опираются на томъ же, доказывая, что жен- Орлова; но я, собственно я, а не кто-нибудь щина должна и иметь право заниматься другой, могу возвышаться душой только отъ общественными должностями. Такъ какъ я художественныхъ, а не «свётскихъ» ромасогласень съ первыми, то ужъ естественно новъ. Художественный и «светскій» не суть не могу не согласиться со вторыми. Въ про- слова однозначащія, такъ же, какъ дворятивномъ случав, я показаль бы, что во мив нинъ и благородный человекъ. Художественнъть логической послъдовательности, здрава- ность доступна для людей всъхъ сословій, го смысла, а я имъю большія претензій на всъхъ состояній, если у нихъесть умъ и чувздравый смыслъ. Въ самомъ дълъ, если эман- ство; «свътскость» есть принадлежность касипація, то ужъ полная, а то не изъ чего сты. Художественность есть творчество, а хлопотать. Итакъ, гг. поэты, латераторы, про- творчество изображаетъ человека съ его страбудьте въжливы: place aux dames!..

Шевыревъ очень занимательно изследываетъ рести, она подводитъ все это подъ уровень важный вопросъ о томъ: можеть ли дама посредственности, равнодушія, ничтожности успёть въ историческомъ романъ, кромъ и скуки. Я этимъ совсъмъ не думаю доказы-«свътскаго»? -- по его теоріи выходить, что вать, чтобы между людьми высшаго общене можеть; но опыть разувъриль его въ этомъ, ства не было людей съ душой и сердцемъ, Въизвестномъ романъ г-жи Коттенъ «Матиль- людей съ талантомъ и доблестью: подобная да или Крестовые походы», въ этомъ романъ, мысль въ наше время была бы жалкимъ и который уже мъсяца два читаетъ мой камер- смъшнымъ анахронизмомъ. Я говорю не о динеръ и не можетъ нахвалиться, критикъ не «свътскихъ» людяхъ въ частности, а о «свътвидить большого историческаго достоинства, скомъ» обществ вообще, гд умолкаеть умъ, потому что въ немъ «чувство и воображение боясь оскорбить своимъ превосходствомъ глугоснодствують надъ исторіей»; онъ не могь пость, гда пританвается чувство, боясь оскориначе оцвнить этого геніальнаго произведе- бить приличіе, гдв самый геній спвшить принія и по другой еще причинъ; но послуша- нять на себя видъ посредственности и ниемъ его самого.

«У меня же была еще въ свѣжей памяти эта чудная «Елена» миссъ Эджеворть, это создание ивжное, идеаль британской женщины. Я помню, какт, читая этоть романь, я, казалось, жиль въ лучшемъ обществт, гдт и мысли, и чувства ста-новились благородиће, гдт узнавалъ я силу каждаго слова въ общежити и научался его взвъшивать. Прочитавъ «Елену, я какъ-то почув-

нуждается вл. умягченій правовъ и урокахъ правственной силы для того, чтобы дъйствовать въ обществъ (какомъ? уже, върно, въ свътскомъ). Вотъ следствие «светскаго» романа, написаннаго перомъ «геніальной» женщины. (Въ самомъ дили, удивительное слидствів!). Такимъ романомъ восинтывается общество (какое? -свитское?), и литература (какая? - свитская?) сильно полвигаеть его нравственный усифхъ.»

Шевыревъ говоритъ все это не шутя: и я поговорю насчеть этого безъ шутокъ. Я не возстаю противъ того, что онъ еще не забылъ «Матильды» г-жи Коттенъ, давно уже перешедшей изъ гостиной въ переднюю и двсвоей должностью, занятое балами, наряда- слабаго, что-то рыцарское въ покровительми, а иногда и скованное такими обстоятель- ствё тому, что всёми признано за нелёпость; ствами, въкоторыхъ виновата одна природа, но миссъ Эджевортъ не требуетъ особенной и именно природа дамская, но вёдь и муж- защиты: ея романы извёстны всей Европё и чины подвергаются бользнямъ, и на природу превозносятся до небесъ барономъ Брамбеусомъ. Я не отринаю, что представители лѣ-Я, право, не шучу. Литературные сен-си- вичьей и передней могуть становиться благомонисты намъ говорятъ, что женщина имъ- редите и возвышените въ своихъ чувствахъ фессоры, судьи, генералы! будьте догаддивы, стями, его порывами къ добру и злу, его радостями и страданіями; «світскость» же Послѣ этой глубокой и прекрасной мысли уничтожаетъ страсти, порывы, радости и гочтожества, чтобъ не показаться смѣшнымъ и страннымъ. «Свътскость» еще сходится съ образованностью, которая стоить въ знаніи всего понемножку, но никогда она не сойдется съ наукой и творчествомъ: то и другое необходимо должно изсущиться и обмелъть, жертвуя своимъ временемъ на выполненіе ея ничтожныхъ условій, дыша несвойствоваль себя лучие, во миз прибило какой-то ственной ему атмосферой. Аристократія таспиръ не на паркеть пріобрыть свой міро- тоже знающимь свыть не по слуху; объемлющій взгляль на человіческую природу. Шиллеръ не на паркетъ нашелъ небо и рай своихъ божественныхъ вильній, которыя онъ передаль намъ подъ человъческими именами Амалій, Луизъ, Теклъ, Карловъ, Фердинандовъ, Позъ, Максовъ, Телей. Романъ полженъ быть изображениемъ человъческой жизни, а не паркетныхъ сплетней, и только илея человъческой жизни, а отнюдь не илея паркетныхъ сплетней, можетъ возвысить и облагородить человъческую душу. Романъ миссъ Элжевортъ «Елена» есть не что иное, какъ пошлая рама для выраженія пошлой мысли, что «дівушка не должна лгать и въ шутку», есть пятитомный и убійственно-скучный сборь ничтожныхъ нравоученій гостиной. Говорять, что главное достоинство этого романа состоить въ верномъ изображеній всёхъ тонкостей, всёхъ оттёнковъ высшаго англійскаго общества, недоступныхъ для непосвященныхъ въ таинства гостиныхъ. Если это такъ, то темъ хуже для романа. Я человъкъ не свътскій, слъдовательно не могу понять свётской стороны романа, но я всегла могу понять его человвческую и его художественную сторону. Въ какихъ бы формахъ ни проявлялась человъческая жизнь, она понятна всегда и для всвхъ, потому что преходяща форма, но ввчна идея эстетического творенія. Прометей Эсхила, прикованный къ горѣ, терзаемый коршуномъ и съ горделивымъ презрѣніемъ отвѣчающій на упреки Зевеса, есть форма чисто греческая, но идея непоколебимой человъческой воли и энергіи души, гордой и въ страданіи, которая выражается въ этой формв, понятна и теперь: въ Прометев я вижу человъка, въ коршунъ-страданіе, въ отвътахъ Зевесу—мощь духа, силу воли, твер-дость характера. Какое миъ дъло, что у индійцевъ въ дела человеческія вмешиваются боги и духи; это мнв нисколько не мвшаеть понимать «Сакунталу»: я оставляю въ сторонъ все индійское и вижу одно человъческое, а это человъческое равно и одинаково и у индійцевъ, и у русскихъ, и у нъмпевъ. Почему жъя не понимаю «свътскаго» въ романв миссъ Эджевортъ? - Потому что въ немъ нътъ ничего человъческаго, слъдовательно — ничего и художественнаго. Читая этотъ романъ, я невольно твержу стихи поэта:

И даже глупости смѣшной Въ тебъ не встрътишь, свътъ пустой!

свъть не по слуху. Еще хорошо бы, еслибы миссъ Эджевортъ представила мив свътъ такъ, какъ онъ есть, въ сходстве съ этимъ быть въ свете надувать кого бы то ни бы-

Соч. Бълинскаго. Т. І

ланта не есть аристократія общества: Шек- изображені емъ, которое спелано человекомъ.

«Между толпами бродять разныя лица, подъ веселый нап'явъ контрданса свиваются и развиваются тысячи интригъ и с'ятей; толпы подобострастных в аэролитовъ вертятся вокругъ однодневной кометы; предатель униженно кланяется своей жертвъ; здъсь послышалось незначушее слово, привязанное къ глубокому долголътнему плану: здѣсь улыбка презрѣнія скатилась съ великольпнаго лица и оледенила какой-то умоляющій взоръ; здѣсь тихо ползуть темные грѣхи, и торжественная подлость гордо носить на себѣ печать отверженія».

Вотъ поэтическая сторона большого свъта. которую я очень люблю въ художественномъ представленіи: миссъ Эджеворть удовида тодько одну ничтожность и скуку большого свъта, и потому просимъ не взыскать, ея романъ намъ кажется и пошлымъ, и безталаннымъ, и ничтожнымъ, ничъмъ не выше дряхдыхъ романовъ госножъ Коттенъ и Жанлисъ. Мы не въримъ, чтобъ были такія души, которыя бы могли возвышаться отъ «Елены» миссъ Элжевортъ или отъ романовъ девины Маріи Извѣковой.

Переходя къ «Вастоль», Шевыревъ удивляется, какъ могутъ быть такіе люди, которые сомнъваются: Пушкина ли это поэма, или нътъ. А что жъ тутъ удивительнаго, если смфемъ спросить? На поэмф стоитъ имя Пушкина: для меня этого довольно, чтобъ имъть право приписать ему эту поэму. Вы говорите, что Пушкинъ не въ состояніи написать такого дурного произведенія, - а почему же такъ? Въдь онъ написалъ же «Анжело» и нъсколько другихъ плохихъ сказокъ? Да и какихъ чудесь на свете не бываеть? Погодите, можетъ быть Пушкинъ подаритъ насъ еще и октавами изъ Тасса! Шевыревъ негодуетъ на «Библіотеку» за то, что она «завлекательно объявила, что Пушкинъ воскресъ въ этой поэмѣ (какъ будто бы кто-нибудь сомнвался въ жизни его таланта)» -- а кто жъ, смвемъ спросить, не сомнввался въ этомъ?.. Развѣ только одинъ «Московскій Наблюдатель», и то потому, что Пушкинъ принадлежалъ къ числу его сотрудниковъ? Равнымъ образомъ мы не видимъ ничего предосудительнаго и въ томъ, что «Библіотека» стала укорять Пушкина въ томъ, что онъ издалъ такое произведение: если позволительно упрекать книгопродавцевъ за изданіе дурныхъ книжонокъ, то почему же поэтъ долженъ быть свободенъ отъ этого упрека?..

«Издать дурную поэму-въ волѣ всякаго, кто имъетъ лишнія деньги. Отчего же отнимать это право и у Пушкина? Читатель, понимающій толкъ въ поэмахъ, развернувъкнигу, угадаеть, что поэ-А я могу поверить этому поэту: онъ знаеть торый не отгадаеть, пусть купить: невежеству только и наказанія, что остаться въ накладів».

Хороша мораль — нечего сказать! Можеть

не имъть никакого полозрънія въ обманъ.

Потомъ Шевыревъ говорить о «Пъсняхъ» Тимоееева и высказываеть обиняками, что онъ не имъютъ никакого достоинства и не насъ удивляють следующія строки:

жать не тому же автору, котораго имя встръчали мы подъ некоторыми пріятными статьями въ прозѣ...э

Что, что такое? Это—«свътскій» комплиблюдатель» статейку своей работы «Любовь Поэта». А! понимаемъ!..

Отъ Тимоееева Шевыревъ перехолитъ къ книгъ Сильвіо Пеллико «О Должностяхъ Чесильная могла бы вынести изъ своего заклю- говорить о другихъ... ченія что-нибудь посильніве и поглубже діткнигв.

въжливость къ дамамъ. Какъ счастливы на- яснымъ. Хорошо ли, дурно ли (не смъю и

ло, хотя бы и нев'єжество, ночитается нрав- ши дамы! Сколько у нихъ ревностныхъ заственнымъ? Мы этого не знаемъ; мы—люди щитниковъ и почитателей! За нихъ сражаютпростые, не свътскіе, и обманъ почитаемъ во ся, имъ служать и въ журналахъ, и въ въповсякомъ случав двломъ предосудительнымъ. мостяхъ!.. Ледо воть въ чемъ: Булгаринъ Притомъже вспомните о провинціалахъ, ме- говорить въ одномъ м'єсть своего предисложду которыми есть и невъжды, но которые не вія, «что женіцины нѣжнѣе, сострадательнѣе, имфютъ возможности развернуть книги, не великодушифе мужчинъ», а четырымя странивыписавни ея сперва и не заплативни за нее цами выше такимъ образомъ объясняетъ, повпередъ деньги; для нихъ достаточно имени чему литературный умъ не можетъ ужиться великаго и перваго поэта русскаго, чтобъ съ обществомъ: «А дамы... о дамахъ я ничего не см'єю говорить. Place aux dames!— Вѣдь умныхъ любятъ только умные люди, слѣдовательно литературному уму и тъсно, и душно въ свътскихъ обществахъ». Что бы. стоять вниманія. Это очень справедливо, но кажется, дурного въ этой мысли? По нашему сужденію, эта мысль есть аксіома и безъ со-«Мы готовы думать, что эти пъсни принадле- мивнія лучше всего романа Булгарина. Но не такъ смотритъ на это дело Шевыревъ: послушайте, что онъ говорить:

«Каковъ комилиментъ и свётскому обществу. Что, что такое? Это— «свѣтскій» компли-ментъ! Тимоееевъ такой же прозаикъ, какъ дучную часть его! Послѣ этого вѣрьте автору, и поэть, но онъ недавно помъстиль въ «На- когда онъ превозносить женщинь... Мы не знаемъ. когда изъ-подъ его пера капаетъ правда, но здёсь видимъ что-то вродъ чернильнаго иятна или неучтивости.»

Послѣ этого, разумѣется, реману Булгарина дов'єка», переведенной въ Одесс'в Хруста- достается порядкомъ. Намъ самимъ этотъ родевымъ. Читателямъ «Телескопа» известно манъ кажется очень плохимъ и плоскимъ наше мивніе объ этой книгв. Сильвіо Пел- произведеніемъ, только по другой причинъ: лико много страдаль, и страдаль съ этимъ веледетвие отсутствия таланта въ авторе, а радкимъ терпаніемъ, которое свойственно не всладствіе его неуваженія къ прекраснотолько иле слишкомъ сильнымъ, или слишкомъ му полу. Мы тоже очень уважаемъ прекрасслабымъ душамъ. Не беремся решить, къ ко- ный полъ, но защищать его не намерены, торой изъ этихъ двухъ категорій относится потому что и въ одномъ князѣ Шаликовь онъ Сильвіо Пеллико, однако думаемъ, что душа имбетъ очень сильнаго защитника; что же

Слава Богу! наконецъ-то я добрался до скихъ разсужденій о томъ, что дважды-два идеи «Наблюдателя»! Онъ хлопочеть не о —четыре. Конечно эти старыя истины онъ распространеніи современныхъ понятій объ предлагаетъ своимъ добродушнымъ читате- изящномъ; теорія изящнаго не входитъ въ лямъ и почитателямъ съ искреннимъ убф- него, искусство у него въ сторонф; онъ стажденіемъ, отъ чистаго сердца, но отъ этого распространеніи св'ятскости въ лиего книга ничуть не лучше. Шевыревъ гово- тературф, о введеніи литературнаго приличія, рить, что Сильвіо Пеллико им'вль право го- литературнаго общежитія; онъ хочеть во что ворить общія м'яста и преподавать сухіе, про- бы то ни стало одіть нашу литературу въ модизвольно-догматические уроки послъ столь- ный фракъ и бълыя перчатки, ввести ее въ гокихъ страданій и послівсью вікниги «Prigioni»; стиную и подчинить зависимости отъ дамь; не споримъ, у всякаго свой взглядь на вещи, цёль истинно похвальная: кто не поревнуетъ а по нашему, общія м'єста — всегда общія ей! По крайней м'єрь теперь мы знаемъ, о чемъ мъста, къмъ бы они ни были сказаны, чест- хлопочетъ «Наблюдатель», какая его идея; нымь человекомь, или негодяемь. Затемь по крайней мере мы теперь знаемь, что Шевыревъ приводитъ нѣсколько страницъ онъ имѣетъ значеніе и смыслъ: а я только изъ книги Пеллико: эти выписки всего луч- этого и добивался, и только чрезъ первый ше могуть оправдать наше мижніе объ этой нумерь его на нынжшній годъ добился этого. Упреди я моей статьей последнюю статью Статья заключается разборомъ «Записокъ Щевырева—и идея «Наблюдателя» осталась Титулярнаго Сов'єтника Чухина» Булгарина. бы для вс'єхъ тайной. Пріятно думать, что Въ этомъ разборъ Шевыревъ очень мило и теперь наши журналы издаются если не съ крабро нападаеть на Булгарина за его не- мыслью, то со смысломъ опредвленнымъ и

не им'єю права судить объ этомъ) — «Те- опасномъ положеніи человіна, который у бредъ, что только положительныя, фактиче- ками, продолжалъ журнальными статейками скія знанія еще годятся на что-нибудь, что - тотъ уже авторитеть, тотъ уже смотрить ничему не должно учиться, что для того, чтобы на человека, осмёлившагося сказать ему все знать, довольно выписывать «Библіотеку правду, какъ на буяна, приставшаго къ нему для Чтенія» и «Энциклопедическій Словарь». на улиць... Но всего горестнье, что у насъ «Съверная Пчела» и «Сынъ Отечества» одни еще не могутъ понять того, что можно увачужды всякой мысли и даже всякаго смы- жать человека, любить его, даже быть съ сла: но и у нихъ есть цель, определенная нимъ въ знакомстве, въ родстве - и преи постоянная, это — подписчики...

смѣшной и жалкій...

Въ заключение почитаю необходимымъ мнанія и чистой любви къ истина!... сказать нёсколько словь о странномъ и

лесконъ» и «Молва» хлоночуть объ искус- насъ судить о чемъ бы то ни было и суствъ и литературъ въ чисто литературномъ дить не въ пользу судимаго. «Скажи правсмыслъ, безъ постороннихъ цълей. «Москов- ду-потеряй дружбу»-мудрая пословица, скій Наблюдатель» пропов'єдуєть світскость У нась особенно всі авторитеты щекотливы и элегантность въ литературъ, смотритъ на и притязательны, точь-въ-точь мелкіе уъздискусство и литературу съ светской точки ные чиновники. У насъ еще важность автозрѣнія. «Библіотека для Чтенія» развиваеть ритета опредѣляется не заслугой, а выслуту мысль. что умозрительныя знанія и все, гой, не достоинствомъ, а лѣтами. Кто напроникнутое идеей, не только безполезно, чалъ свое литературное поприще съ двано и вредно, что немецкая философія — дцатых в годовь и началь его надутыми стишследовать постоянно его образъ мыслей уче-Мна бы сладовало еще поговорить о пе- ный или литературный; всего досаднае, что реводныхъ критическихъ статьяхъ «Москов- у насъ не умёють еще отдёлять человёка скаго Наблюдателя», но это совствить безно- отъ его мысли, не могуть повтрить, чтобы лезно, потому что онв нисколько не гармо- можно было терять свое время, убивать нирують съ цёлью этого журнала. Тамъ, здоровье и наживать себе враговъ изъ привъ западной Европъ, свътскость не новость, вязанности къ какому-нибудь задушевному рыцарство, даже и литературное, давно уже мнёнію, изъ любви къ какой-нибудь отвлесделалось пошлостью. Но у насъ — другое ченной, а не житейской мысли. Но какая дъло; мы еще недавно надъли бълыя пер- нужда до этого? Развъ должно прибъгать чатки, и потому ходимъ поднявши руки къ божбъ для увъренія въ чистоть и безковверхъ, чтобъ всѣ ихъ видѣли; мы еще не- рыстіи своихъ дѣйствій? Развѣ за благороддавно перемѣнили охабень на фракъ, и по- ный порывъ должно требовать награды отъ тому безпрестанно охорашиваемся и огля- общественнаго мизнія? Развіз мысль не есть дываемъ себя со всёхъ сторонъ; мы еще не- высокая и прекрасная награда тому, кто давно перестали бить нашихъ женъ и пляску служить ей?... О нътъ! пусть толкують ваши въ присядку переменили на танцы, и потому действія, кому какъ угодно; пусть не хотять кричимъ громко: «place aux dames!», какъ бы понять ихъ источника и цъли, но если мысль похваляясь своей вежливостью, и танцуемъ и убеждение доступны вамъ-идите впередъ, французскую кадриль съ такой важностью, и да не совратять вась съ пути ни разсчеты какъ будто городъ беремъ... Это явленіе по- эгоизма, ни отношенія личныя и житейскія, нятное и необходимое, но, кажется, уже и у ни боязнь непріязни людской, ни обольшенія насъ пора бы ему сделаться анахронизмомъ... ихъ коварной дружбы, стремящейся взамёнъ Говоря безъ шутокъ, оно и есть анахронизмъ, своихъ ничтожныхъ даровъ лишить васъ лучшаго вашего сокровища- независимости

## Гамлетъ принцъ датскій

Драматическое представление. Соч. Вилліама Шекспира Пер. съ англійск. Н. Полеваго. Москва. 1837.

предметь, какъ данное, или уже существо- очевидно, ложная; не входя въ дальнія разваль, какъ явленіе, или находился въ созер- сужденія, ее можно опровергнуть самыми

Всякій предметь человіческаго знанія цаніи того, кто создаеть его теорію. Ніжотоимћетъ свою теорію, которая есть сознаніе рые утверждають, что будто въ Германіи законовъ, по которымъ онъ существуетъ. Со- теорія искусства предупредила само искусзнавать можно только существующее, только ство, что оно было тамъ результатомъ теоріи, то, что есть, и потому для созданія теоріи и что наконецъ такова же должна быть какого нибудь предмета должно, чтобы этотъ участь искусства и у насъвъ Россіи. Мысль,

фактами. Въ Германіи эстетика, будучи мно- велъ «Гамлета» вполнѣ, безъ всякихъ перегимъ ододжена поэту Шиллеру, ододжена еще мвнъ, но вопросъ остадся нервшеннымъ: Якиболъе философамъ Шеллингу и Гегелю, изъ мовъ перевелъ «Лира» и «Вененіанскаго которыхъ первый еще живъ, тогда какъ не Купца»—и вопросъ еще больше запутался: осталось въ живыхъ ни одного изъ великихъ между этими двумя переводами былъ данъ на ея поэтовъ, ни представителя ихъ, Гёте. И не сценъ переводъ (прозой) «Венеціанскаго Купмогло быть иначе, потому что если сознание ца»: Шейлока играль Шенкинъ и играль предмета не дается самимъ этимъ предме- превосходно, а вопросъ все-таки ни на шагъ томъ, то пробуждается имъ. Теперь, что бы не подвинулся решеніемъ. Теперешній пемогло возбудить въ нъмцахъ стремление къ реводчикъ «Гамлета» написалъ статью о сознанію изяшнаго, если у нихъ еще не было томъ, какъ должно переводить Шекспира. образновъ изящнаго? -- Искусство древнихъ! но вопросъ попрежнему оставадся вопро-Но интересу, который должно было возбу- сомъ. Явился «Гамлетъ» на московской сцедить въ нихъ древнее искусство, долженъ нѣ, и вопросъ рѣшенъ. быль предшествовать интересь, возбужденный къ своему родному искусству. Понимать реводь, мы должны сказать, что нисколько не древнее искусство можно только объективно, почитаемъ этого перевода совершеннымъ пеа объективности непремённо должна пред- реводомъ или чудомъ, фениксомъ перевошествовать субъективность, иначе эта объек- довъ. Неть! Во-первыхъ, въ немъ много нетивность будеть уродливая, безплодная. При- достатковъ, и недостатковъ важныхъ; во-втомъръ французовъ лучше всего доказываетъ рыхъ, мы очень понимаемъ, какъ можетъ эту истину: не им'я своей литературы, они быть лучшій и лучшій нереводъ «Гамлета». имъди понятіе о греческой, хотя и не пони- Переводъ Полевого - прекрасный, поэтичемали ея: захотъли свою создать по ея образ- скій переводь; а это уже большая похвала пу—и вышла нельность. Вся ошибка въ томъ, для него и большое право съ его стороны на бы должны были французы понять чужую ли- поэтическій, но не художественный; съ больторому она принадлежала.

до техъ поръ, пока какой-нибудь талантли- никакого успеха, — съ этимъ вый переводчикъ самымъ деломъ не пока- гласны. жеть, какъ должно переводить съ того или же дальнейшихъ успеховъ. Но въ литерату- тесь, что это заслуга, и заслуга великая! рѣ нашей возникъ новый вопросъ, и уже

Прежде, нежели булемъ говорить о нечто они поняли греческую литературу субъ- благодарность публики. Но есть еще не тольективно, т. е. поняди ее какъ французы, и ко поэтическіе, но и художественные перепоняли ее какъ бы свою, французскую лите- воды, и переводъ Полевого не принадлежитъ ратуру, а не объективно, т. е. не такъ, какъ къ числу такихъ. Повторяемъ: его переводъ тературу, въ духѣ и жизни того народа, ко- шими достоинствами, но и съ большими недостатками. Но даже и не въ этомъ заслуга Мы могли бы привести и еще много дока- Полевого; его переводъ имълъ полный успъхъ, зательствъ и примеровъ, что теорія всего даль Мочалову возможность выказать всю того, чего нать, что не существуеть, не силу своего гигантскаго дарованія, утвердиль имъетъ цены, достоинства—даже мыльнаго «Гамлета» на русской сценъ. Вотъ въ чемъ пузыря. Если же предметь теорін находится, его заслуга, и мы заранте отказываемся отъ какъ данное, только въ созерцании автора всякаго спора съ теми людьми, которые не теорін, то какъ бы ни верно было его созер- захотели бы видеть въ этомъ великой заслуцаніе, его теорія будеть понятна только для ги и литературі, и сцені, и ділу собственодного его. Въ обоихъ случаяхъ отсутствіе наго образованія. Не будь переводъ Полепредмета теоріи уничтожаєть возможность вого даже поэтическимь, но имей такой же всякой теоріи. Если у иностранцевь есть успахь-мы и тогда смотрали бы на него, превосходные переводы — нашей публика отъ какъ на дало великой важности. Можетъэтого не легче, и тайна переводовъ на рус- быть намъ возразять, что безъ поэтическаго скій языкъ для нея должна остаться тайной достоинства переводъ и не могь бы им'ють

Утвердить въ Россіи славу имени Шекспидругого языка, того или другого поэта. Жу- ра, утвердить и распространить ее не въ ковскій давно уже показаль, какъ должно пе- одномъ литературномъ кругу, но во всемъ реводить Шиллера (особенно переводомъ читающемъ и посъщающемъ театръ обще-«Орлеанской Дѣвы») и Байрона (переводомъ ствѣ, опровергнуть ложную мысль, что Шек-«Шильйонскаго Узника»). Теперь это во- спиръ не существуетъ для новъйшей сцены, просъ решенный; дорога проложена, и про- и доказать, напротивъ, что онъ-то преимудолжателямъ предоставлена возможность да- щественно и существуетъ для нея-согласи-

Правило для перевода художественныхъ давно: вопросъ — какъ должно переводить произведеній одно: передать духъ переводи-Шекспира? Вронченко первый началь пере- маго произведенія, чего нельзя сдълать инаводить Шекспира съ подлинника; онъ пере- че, какъ передавши его на русскій языкъ

нія, надо родиться художникомъ.

ляется ни выпусковъ, ни прибавокъ, ни измъ- довъ той же самой пьесы, вы сдълали велиненій. Если въ произведеніи есть недостат- кое діло, и ваше искаженіе или переділка ки и ихъ должно передать верно. Цель та- въ тысячу разъ достойне уважения, нежели кихъ переводовъ есть—замънить по возмож- самый върный и добросовъстный переводъ. ности подлинникъ для техъ, которымъ онъ если онъ, несмотря на всё свои достоинства, средство и возможность наслаждаться имъ и пространиль ее.

нительно въ глазахъ большинства.

сколькихъ человъкъ, а для всей читающей пу- кратковременнъе. блики, и такъ какъ сцена должна действовать право, но еще и долженъ выкидывать все, Переводъ «Гамлета» Полевого принадлежитъ что не понятно безъ комментарій, что при- къ этому второму разряду переводовъ. надлежить собственно въку писателя, слопьесъ, даваемыхъ на театръ.

ремониться; искажайте смъло, лишь бы ус- нира, доказывають намъ, что переводить

такъ, какъ бы написалъ его по-русски самъ пъхъ оправлалъ ваше намъренје: когла лвъ. авторъ, если бы онъ былъ русскимъ. Чтобъ три и даже одна пьеса Шекспира, хотя бы и такъ передавать художественныя произведе- искаженная вами, упрочила въ публикъ авторитетъ Шекспира и возможность луч-Въ художественномъ переводв не позво- шихъ, полнъйшихъ и върнъйшихъ перевонедоступенъ по незнанію языка, и дать имъ болье повредиль славь Шекспира, нежели рас-

Иногда въ дитературѣ являются особен-Съ такой пълью перевелъ Вронченко «Гам- наго рода дъятели: имъютъ безконечное вліялета» и «Макбета» Шекспира. Но ни въ ніе на свое время и не производять ничего, томъ, ни въ другомъ перевод в онъ не дости- что бы пережило даже ихъ самихъ. Обыкногнуль своей цели. Не говоря о другихъ при- венно такіе люди отдичаются деятельностью чинахъ, главной причиной этого неуспъха многосторонней и разнообразной; ни въчемъ было то, что Шекспиръеще недоступенъ для не обнаруживають рышительнаго генія, или большинства нашей публики въ настоящемъ даже и сильнаго таланта, и ко всему покасвоемъ вид'я; что въ немъ понятно и извини- зываютъ большую способность; не принадтельно для любителя искусства, посвятившаго лежать ни къ какому предмету знанія или себя его изученю, то непонятно и не изви- двятельности исключительно, и берутся за всв и во всвхъ успвваютъ. Обыкновенно чемъ Такъ какъ переводы делаются не для не- блестящее бываютъ ихъ успехи, темъ они

Но обратимся къ переводамъ Шекспира. не на одинъ партеръ и первые ряды ложъ, а Мы сказали, что ихъ должно быть два рода: на весь амфитеатръ, то переводчикъ долженъ одинъ, имъющій целью по возможности заместрого сообразоваться со вкусомъ, образо- неніе подлинника и въ художественномъ, и ванностью, характеромъ и требованіями пу- въ историческомъ, и въ литературномъ отблики. Вельдствіе этого, переводя Шекспира ношеніяхъ; другой, имъющій цэлью ознакодля чтенія публики, онъ не только им'єсть мленіе публики съ великимъ драматургомъ.

Въ 1828 году вышелъ переводъ «Гаилета» вомъ, для легкаго уразумвнія чего нужно Вронченки, — человвка, страстно любящаго особенно изученіе. Переводя же драму Шекс- Шекспира и обладающаго талантомъ поэзіи. пира для сцены, онъ темъ боле обязывается Этихъ двухъ качествъ должно бъ быть докъ такимъ выпускамъ, прибавкамъ и пере- статочно для удачнаго перевода, но переводъ мѣнамъ, чѣмъ разнообразнѣе публика, для не имѣлъ никакого успѣха. Впрочемъ трудъ которой онъ трудится. И ученому непріятно Вронченки достоинь высокаго уваженія: онъ слышать на сцень такія слова и фразы, для многимь даль возможность познакомиться съ которыхъ нужны комментаріи; что жъ должно Шекспиромъ; говоря о неудачь, мы разумьемъ сказать въ этомъ отношении о простыхъ лю- публику. Этому были три причины: первая бителяхъ театра, изъ которыхъ многіе въ переводъ быль полный, безъ всякихъ измінепервый разъ въ жизни слышать имя Шекс- ній; вторая—переводъ былъ верный въбупира? Сверхъ того, не все то говорится въ квальномъ значеній, почти подстрочный, пообществь, что читается въ тиши кабинета; чему и не переданъ духъ этого великаго создане все то можетъ читать девушка и вообще нія; третья — не говоря о томъ, что буквальная женщина, что позволительно читать мужчи- точность связывала слогъ переводчика, --его нь; это правило должно быть закономъ для понятіе о языкі и слогі довершили неудачу перевода. Спѣшимъ объясниться. Еслибы мы Безъ такихъ переводовъ невозможны ху- видёли въ Вронченке человека, взявшагося дожественные, полные переводы драмъ Шекс- не за свое дъло, мы не стали бы и говорить о пира, потому что они скорфе вредять цели, его переводе, какъ о вещи, нестоящей внинежели способствують ей. Если ом искажение манія и уже старой. Но многія, прекрасно Шекснира было единственнымъ средствомъ переданныя мъста и вообще всъ безъ исклюдля ознакомленія его съ нашей публикой,— ченія лирическія м'єста, въ которыхъ Врони въ такомъ случав не для чего бъ было це- ченко вполнвуловилъмогучую поэзію Шекс-

пиръ имъль какую-то моральную цъль: поэты чурныхъ книжныхъ оборотовъ. часто ошибочно выговаривають то, что глубоко и върно понимаютъ безсознательно. И ны, такје стихи, какъ вотъ слъдующіе?такъ, это въ сторону.

Близость къ подлиннику состоитъ въ переданіи не буквы, а духа созданія. Каждый языкъ имфетъ свои, одному ему принадлежащія средства, особенности и свойства, до такой степени, что для того, чтобы передать върно иной образъ или фразу, въ переводъ иногла ихъ должно совершенно измёнить, на такъ: Соотвътствующій образъ, такъ же какъ и соотвътствующая фраза состоять не всегда въ видимой соотвътственности словъ: нало. чтобы внутренняя жизнь переводнаго выраженія соотвітствовала внутренней жизни оригинальнаго. Кажется, что бы могло быть переводчикъ нисколько не связанъ, а между гого живой, разговорный, твмъ прозаическій переводъ есть самый отдаленный, самый невърный и неточный, при всей своей близости, верности и точности. Возьмите переводъ Гизо и сравните его хоть переводъ совершенно утраченъ этотъ букетъ, высокій, а не средній и не низкій слогъ?принадлежало оно н ѣкогда \*).

гими — ея уродствомъ и искаженіемъ. Оста- петильность нужны только для Тартюфовъ вляя въ сторонъ ръшение этого вопроса, какъ не идущее къ дѣлу, мы замѣтимъ только, что въ драматическихъ произведеніяхъ эти слова всеми единодушно признаны негодными къ употребленію, потому что они не употребляются въ разговорной рачи, а драматическій слогъ есть по преимуществу разговорный. Вронченко пользовался ими съ излишней расточительностью. Потомъ признано всеми за непреложную истину, что драматическій языкъ, какъ языкъ разговорный, долженъ быть въ высшей степени естествененъ, т. е.

Шекспира — его дёло; но что только ложное отрывисть, чуждъ вводныхъ предложеній, понятіе о близости перевода и о русскомъ чисть, прость, коротокъ, ясенъ, понятенъ слогь дишили его успъха на поприщь, кото- безъ напряжения. Не менье того согласны рое онъ избраль съ такой любовью. Мы не всв и въ томъ, что стихотворный языкъ точговоримъ о томъ, что онъ не такъ понядъ но такъ же, какъ и прозаическій, додженъ «Гамлета», какъ должно, что вилно изъ его быть правиленъ грамматически, въренъ своепредисловія, гд'є онъ доказываеть, что Шекс- му духу, свободень, развязень, чуждь вы-

Каково читать, не только слышать со спе-

Такъ робкими творить всегла насъ совъсть: Такъ яркій въ насъ решимости румянецъ Подъ твнію тускиветь размышленья. И замысловъ отважные порывы, Отъ сей препоны уклоняя бъгъ свой, Именъ дъяній не стяжають.

Въ переводъ Полевого эта мысль выраже-

Ужасное созданье робкой думы! и яркій цвёть могучаго решенья Блёднёетъ передъ мракомъ размышленья, И смълость быстраго порыва гибнеть, И мысль не переходить въ дъло.

То ли это? А въ чемъ же разница? — Въ ближе прозаическаго перевода, въ которомъ томъ, что у одного языкъкнижный, а у дру-

> Уснуть?-Но сновиденья?-Вотъ препона; Какія будуть въ смертномъ снѣ мечты, Когда интежную мы свергнемъ бренность. О томъ помыслить должно!

съ переводомъ Вронченки, и вы увидите, Что за слово перепона? Кто употребляетъ что между ними такая разница, какъ будто его въ разговоръ? Зачъмъ, скажите ради бы это были переводы двухъ различныхъ со- Бога, должно помыслить, а не подумать: чиненій. Во французскомъ прозанческомъ Разві потому, что въ трагедіи требуется который составляеть жизнь всякаго изящна- Но во-первыхъ Шекспиръ писалъ драмы. го произведенія, и безъ котораго оно похоже а не трагедія, а во-вторыхъ онъ не читалъ на выдохшееся вино: по его вкусу и цвфту русскихъ риторикъ и не вфрилъ раздфленію можно узнать только то, къ какому сорту слога на высокій, средній и низкій. Для него существоваль одинъ слогъ - слогъ луши че-Въ нашей литературъ возникъ уже давно ловъческой на всъхъ ступеняхъ ея развитія вопросъ о словахъ: сей, оный, ибо, таковый и во всёхъ моментахъ ея жизни. Шекспиръ и тому подобныхъ, которыя одними почитают- не гнушался никакими словами: для чистаго ся необходимостью русской рачи, а дру- --- все чисто; резонёрство, чопорность и ще-

> Здёсь тонкостей нёть вовсе, королева. Что онъ помъщавъ-правда; такая правда, Что жаль его, и жаль, что это правда; Престранная фигура? Ну, да Богъ съ ней! Здъсь топкостей не нужно. Опъ помъщанъ, Сказали мы, теперь въ чемъ дъло? Должно Найти сего причину действа; действа Иль, правильнъй сказать, сего бездъйства Луши и тъла, ибо на сіе Бездъйственное дъйство есть причина, и т. д.

Конечно Полоній хотель говорить ученымъ слогомъ и потому могъ употреблять «ибо», но «сіи дійства и бездійства» — это ужъ верхъ учености въ языкъ. Сравните тотъ же монологъ въ переводѣ Полевого — опять то же, да не то; какъ-то больше жизни, свободы, непринужденности, словомъ-разговорности.

<sup>\*)</sup> Впрочемъ тутъ есть еще и другая причина: французскій языкъ, этотъ бедный, жалкій языкъ, им terъ необыкновенную способность опошливать все, что не водевиль или не громкія фразы.

мы его достоинства, -- но прежде перейдемъ револовъ.

къ переводу Подевого.

разговорный, сообразный съ каждымъ дей- нетъ, въ немъ много недостатковъ и очень ствующимъ лицомъ; сверхъ того языкъ жи- важныхъ. Вообще Полевой боле передалъ вой, согрътый, проникнутый огнемъ поэзіи: «Гамлета» для сцены, нежели перевель его: вотъ главное достоинство этого перевода. Въ передать значить замънить поллинникъ. отношения къ простотъ, естественности, раз- сколько это возможно. Онъ торопился, переговорности и поэтической безыскусствен- водиль его наскоро, между множествомъ друности этотъ переводъ есть совершенная гихъ дълъ, а Шекспиръ требуетъ глубочайпротивоположность переводу Вронченки. Пе- шаго изученія, всей любви, всего вниманія, речтите сцену съ матерью: сколько огня, совершеннаго погруженія въ себя. Оть этого силы, энергіи, сжатости, и какая отрыви- въ перевод'в Полевого ослаблено много этихъ стость, простота! Не тоть ли это языкь, кото- оттынковь, этихь черть, которыя не важны рый вы ежедневно слышите около себя и только для поверхностнаго взгляда, но сокоторымъ вы ежелневно сами говорите? - А ставляють всю сущность поэтическаго создамежду темь это языкъ высокой поэзін, по- нія. Укажемъ для доказательства на некоэтическое выражение одного изъ самыхъпо- торыя мъста, принимая переводъ Вронченки этическихъ моментовъ духа глубокаго чело- за самый върный въ буквальномъ смысль; въ въка! Ла, актеру можно вполнъ одущевиться томъ превосходномъ монодогъ, которымъ заотъ такой роли и такъ переданной; онъ бу- ключается второй актъ и въ которомъ, по деть чувствовать, что говорить не фразы, а уходь актеровь, Гамлеть упрекаеть себя за слова страсти, и не запистся ни на одномъ недостатокъ силы для мщенія, у Вронченки словъ, которое бы могло охолодить его своей онъ говорить: изысканностью или неловкостью. При другомъ переводѣ ни драма, ни Мочаловъ не могли бы имъть такого успъха. Мы понимаемъ, почему почтенный переводчикъ почти всв знаки препинанія зам'вниль однимъ тире: въ разговорной и безыскусственной речи неть риторической округленности, при которой одной возможна правильная и точная пунктуація.

Страшно, За человъка страшно мнъ!

Такъ оканчивается дивный монологъ. «А вотъ они, вотъ два портрета» и это окончаніе принадлежить самому переводчику; но лія, и эти слова глубоко выражають энергиего и самъ Шекспиръ принялъ бы, забыв- ческую дикость ея сумасшествія. У Полевого шись, за свое: такъ оно идетъ тутъ, такъ оно въ духв его. Да, оно вполнв выражаетъ это состояние души человѣка, вникающаго въ себя, вышедшаго изъ органическаго полнаго самоощущенія жизни, разбирающаго, анализирующаго всякое свое чувство, всякое свое ощущение, всякую свою мыслы! И это очень понятно; переводчикъ вошелъ въ духъ Шекспира, освоился, свыкся дущой съ жизнью зуетъ Полонія; въ переводе Полевого выпулицъ его драмы, и у него сорвалось Шекс- щено. пировское выражение. -Да, мы глубоко понимаемъ, какъ это возможно; это совстмъ не то, что, переведши прекрасно драму Шекспира, вообразить себя драматикомъ и начать писать свои драмы безъ призванія, безъ генія художническаго...

Этихъ выписокъ доводьно для показанія а не букву. Поэтому иногда, отдадяясь отъ недостатковъ перевода Вронченки и поясне- подлинника, онъ этимъ самымъ върно выранія причины его неусп'яха; скоро покажемъ жаеть его, въ этомъ и заключается тайна пе-

Но мы слишкомъ далеки отъ того, чтобы Языкъ правильный, въ высшей степени почитать переводъ Полевого совершеннымъ:

> Сего я стою: мягкосердый голубь. Я не имъю жолчи, и обида Мнъ не горька.

Въ этихъ словахъ весь Гамлетъ. У Полевого это совстмъ выпущено.

Равнымъ образомъ у него ослаблена сцена сумасшествія Офеліи.

Его опустили въ сырую могилу, Въ сырую, сырую могилу! Какъ пдетъ этотъ припавъ къ оборотамъ колеса въ самопрялкъ!

Такъ говоритъ у Вронченки безумная Офеэто выпущено.

полоній. Какъ это длинно.

гамлетъ. Какъ твоя борода: не худо и то, н другое отправить къ брадобръю (къ цирюльнику, говоря среднимъ или низкимъ слогомъ). Продолжай, другь мой! Онъ засычаеть, если не слышить шутокъ или непристойностей.

Последнее выражение Гамлета характери-

Супругъ столь нажный! Онъ небеснымъ Претилъ дуть сильно на лицо супруги! Земля и небо! должно ли припоменть И обладанье, мнилось, умножало Въ ней обладанья жажду!

Въ переводъ Полевого вездъ видна сво- Такъ говоритъ Гамлетъ о любви своего побода, видно, что онъ старался передать духъ, койнаго отца къ своей женъ, а его матери; въ перевод Нолевого это прекрасное мёсто онъ въ перевод сообразовался и съ публи-

О еслибъ Я властенъ быль открыть тебѣ всѣ тайны Моей темницы! Лучшее бы слово Сей повъсти тебъ взорвало серпце, Оледенило кровь, и оба глаза, Какъ звъзды, исторгнуло изъ мъстъ ихъ, И, распрямивъ твои густыя кудри, Поставило бъ отавльно каждый волосъ Какъ гнъвнаго щетину дикобраза!

водѣ Вронченки, и какомъ переводѣ! уже не только поэтическомъ, но и художественномъ. Полевой перевель это мёсто совсёмь не такъ. Вообще тамъ, гдф драматизмъ переходить изъ самыхъ блестящихъ заслугъ Полевого въ лиризмъ и требуетъ художественныхъ русской дитературф. Дфло сделано-дорога формъ, съ Вронченкомъ невозможно

было ожидать хорошаго выполненія; словомъ, пожелаеть имъ победы!

кой, и съ артистами, и со сценой. Это хорошо, но мы не понимаемъ причины выпуска насколькихъ прекрасныхъ мастъ. Превосхолнъйшая спена пятаго акта на могилъ Офеліи не только ослаблена-искажена, а последній многозначительный монологь Гамлета совствы выпушень: вилно, что почтенный переводчикъ спѣшилъ окончаніемъ.

Что касается до пѣсенъ Офедіи и вообще Это говорить Гамлету тень отца въ пере- всехъ дирическихъ местъ, то, повторяемъ, Вронченко передалъ ихъ не только поэтиче-

ски, но и хуложественно.

Заключаемъ: переводъ «Гамлета» есть одна бо- арены открыта, борцы не замедлять. Что нужды, что онъ въ нихъ найдетъ можетъ-Полевой сделаль много выпусковь: онь быть опасных соперниковь, кипящихъсвеисключиль непристойности, каламбуры, не-жей силой юности, не гостей, но уже хопонятные намеки, укоротиль по возможности зяевь на светломь пиру современности! Мы роли тёхъ актеровъ, отъ которыхъ нельзя увёрены, что онъ первый и отъ всего сердца

## ИЗЪ НЕОКОНЧЕННОЙ СТАТЬИ О ФОНВИЗИНВ И ЗАГОСКИНВ.

(Вступительный отрывокъ).

Полное собраніе сочиненій Д. И. Фонвизина. Изданіе второе. Москва. 1838 Юрій Милославскій или русскіе въ 1612 году. Изданіе пятое. 1838.

Многимъ, не безъ основанія, покажется тературное произведеніе, раскуплевное въ держать разборъ сочиненій \*).

страннымъ соединение въ одной критической короткое время и въ большомъ числъ экземстать в произведеній двухъ писателей раз- пляровъ, непремінно дурно, потому что по личныхъ эпохъ, съ различнымъ направле- правилось толпф. Толпа! - но въдь толпа расніемъ талантовъ и литературной діятель- купала и Байрона, и Вальтеръ-Скотта, и ности. Мы имъемъ на это причины, изложе- Шиллера, и Гёте; толпа же въ Англіи еженіе которыхъ и должно составить содержаніе годно празднуетъ день рожденія своего веэтой первой статьи. Двъ вторыя будутъ со- ликаго Шекспира. Въ сужденіяхъ надо избъгать крайностей... Всякая крайность истинна, Начинаемъ ее повтореніемъ много уже разъ но только какъ одна сторона, отвлеченная повторенной нами мысли, что всякій успёхъ отъ предмета; полная истина въ той мысли, всегда необходимо основывается на заслугѣ которая объемлетъ всѣ стороны предмеи достоинствъ, хотя неусиъхъ не только не та и, самообладая собою, не даеть себъ всегда есть доказательство отсутствія достоин- увлечься ни одной исключительно, но виства и силы, но еще иногда и служить яв- дить ихъ всё въ ихъ конкретномъ единнымъ доказательствомъ того и другого. Въ стве. И потому, видя передъ собой успёхъ свое время и «Иванъ Выжигинъ» имътъ не- Байрона, Вальтеръ-Скотта, Шиллера и Гёте, обыкновенный успъхъ, и строгіе критики, не забудемъ Мильтона, при жизни своей отвмёсто того чтобы хладнокровно изследо- вергнутаго толной, а слишкомъ чрезъ столевать причину такого явленія, поспітшили сдіть тіе превознесеннаго ею; вспомнимъ миничелать опрометчивое заключение, что всякое ли- скаго старца Омира, безпріютнаго странника при жизни и кумира тысячельтій. Теперь \*) Эти двъ вторыя если и были написаны, то не намъ слъдовало бы перечесть всъ эти славы и знаменитости, при жизни ихъ превознесен-

были напечатаны.

ныя, и по смерти забытыя, но реестръ... быль такъ, значить эти люли угалали потребнобы длинень до утомительности. Вмёсто этого сти своего времени и удовлетворили имъ. безконечнаго исчисленія мы лучше скажемъ, чего они не могли бы сдълать, если бы сами что не только не должно отзываться съ пре- они не были выраженіемъ духа своего врезръніемъ объ этихъ недолговъчныхъ и даже меня, представителями своихъ современниэфемерныхъ славахъ и знаменитостяхъ, но ковъ. А это значитъ—занимать въ обществъ еще должно съ любопытствомъ и вниманіемъ высокое м'ясто. Что усп'яхъ этихъ людей ниизучать ихъ. Если вы въ какой-нибудь дере- сколько не ручается за ихъ художническое веньк'в найдете брадатаго Одиссея, который призваніе - объ этомъ нечего и говорить: ранвертить общимь мивніемь и владычеству- няя смерть отрицаеть поэтическій таланть: еть надъ всеми не начальнической властью, а но что это не были люди ничтожные, бездартолько своимъ непосредственнымъ вліяніемъ, ные, принимая слово «дарованіе» не въ одавторитетомъ своего имени-это явный знакъ, номъ художническомъ значени - это также что этотъ брадатый Улиссъ есть выраженіе, ясно. И вотъ точка зрвнія, съ которой всв представитель этой маленькой толпы, кото- эти люди имфють важное значение, достойрую вы можете узнать и определить по немъ, ное всякаго вниманія. И въ ихъ время было въ силу пословицы: «каковъ попъ, таковъ и много плодовитыхъ бездарностей, но эти безприходь». Эта истина темъ разительнее въ дарности никогда не пользовались ни славысшихъ сферахъ и въ общирнайщихъ кру- вой, ни извастностью. Не нужно говорить, гахъ жизни, что въ нихъ пріобрьтеніе авто- что и въ эфемерной славь есть свои градаритета несравненно труднъе. Что бы вы ни ціи – это разумъется само собою; главное говорили, а человъкъ, умственные труды ко- дъло въ томъ, что нътъ явленія безъ притораго читаются палымъ обществомъ, палымъ чины, нать успаха не по праву, и что всянародомъ, есть явленіе важное, вполні до- кое явленіе и всякій успіхть, выходящій изъ стойное изучения. Какъ бы ни кратковре- предёловъ повседневной обыкновенности, заменна была его сила, но если она была -- служиваютъ вниманія. Было въ Россіи врезначить, что онъ удовлетвориль современ- мя-мы помнимьего, хотя, кажется, и отденой, хотя бы то было и мгновенной, потреб- лены отъ него какъ будто целымъ векомъ. ности своего времени, или по крайней мъръ было время, когда всъмъ наскучило читать хоть одной сторон в этой потребности. Следо- въ романахъ только иноземныя похожденія вательно по немъ вы можете определить мо- и захотелось посмотреть на свои ролныя. И ментальное состояние общества, или хотя воть является романь, герои котораго назыодну его сторону. Теперь никто не станетъ ваются русскими фамиліями, по имени и отчевосхищаться не только трагедіями Сумаро- ству, м'ьсто д'виствія въ Россіи, обычаи, услокова, но даже и Озерова, а между тъмъ оба вія общественнаго быта какъ будто русскіе. эти писателя навсегда останутся въ исторіи Конечно все это было русскимъ только по русской литературы. Сумароковъ своими тра- именамъ лицъ и мъстъ и по увъреніямъ авгедіями даль возможность для учрежденія въ тора; но на первыхъ порахъ показалось для Россіи театра на прочномъ основанія, т. е. всёхъ русскимъ на самомъ дёлё и было прина охоть публики къ театру. Скажуть: «что за нято за русское. Туть еще была и другая заслуга быть первымъ только посчету? это сдв- причина: романъ былъ нравоописательный и лаль бы всякій». Очень хорошо, но кром'в сатирическій, и главная нападка въ немъ Сумарокова этого накто не сдёлаль, хотя была устремлена на лихоимство. Этому были были трагики и кром'т него. Херасковъ въ обязаны своимъ усптхомъ многія сочиненія свое время пользовался огромнымъ автори- Сумарокова, Нахимова и «Ябеда» Капниста. тетомъ и написалъ множество трагедій и Сверхъ того романъ хотя быль произведеслезныхъ драмъ, но имъ, равно какъ и тра- ніемъ иноплеменника, но отличался правильгедіямъ Ломоносова, всегда предпочитались нымъ, чистымъ и плавнымъ русскимъ язытрагедія Сумарокова. И тотъ же Херасковъ комъ, -- достоинство, которымъ могли хваторжествоваль надъ всеми своими соперни- литься немногіе и изъ русскихъ писателей, ками, какъ эпикъ. Водевиль Аблесимова даже пользовавшихся большой извѣстностью. «Мельникъ» и комедіи Фонвизина убили, въ Вотъ вамъ и причина успѣха романа. Если свою очередь, вст комическія знаменито- онъ и теперь имтеть еще свою публику, и то не сти, включая сюда и Сумарокова. Вспомнимъ даромъ, а за двло. Какъ неправы люди, кототакже высокое уважение современниковъ къ рые накогда истощали свое остроумие надъ «Ябедь» Капниста, теперь совершенно за- романами А. А. Орлова: у него была своя бытой комедіи. Наконецъ явился Озеровъ, — публика, которая находила въ его произведеи слава Сумарокова, какъ трагика, была ніяхъ то, чего искала и требовала для себя, уничтожена, потому что поддерживалась толь- и въ извёстной литературной сферё онъ одинъ ко отсталыми. Значить, общество живо сим- между множествомь пользовался истинной натизировало всёмъ этимъ людямъ, а если славой, заслуженнымъ авторитетомъ.

частное и индивидуальное; у всякаго народа нихъ дюбезности, довкости свътскаго обрасвоя жизнь, свой духъ, свой характеръ, щенія; но пора уже перестать намъ брать у свой взглядъ на вещи, своя манера пони- нихъ то, чего у нихъ нътъ: знаніе, науку. мать и дъйствовать. Въ нашей литературъ Ничего нътъ вреднъе и нелъпъе, какъ не теперь борются два начала французское и знать, гдь чемь можно пользоваться, нъмецкое. Борьба эта началась уже давно, и въ ней-то выразилось различие на- во многихъ отношенияхъ-и со стороны направленія нашей литературы. Разум'єтся, уки и искусства, и со стороны духовно- нравчто намъ такъ же не кълицу идетъ быть ственной. Не им'є ничего общаго съ німнъмцами, какъ и французами, потому что у цами въ частномъ выражении своего духа. насъ есть своя національная жизнь-глубо- мы много имфемъ съ ними общаго въ основъ. кая, могучая, оригинальная, но назначение сущности, субстанціи нашего духа. Съ фран-Россіи есть - принять въ себя всв элементы пузами мы находимся въ обратномъ отноне только европейской, но міровой жизни, шеній: хорошо и охотно сходясь съ ними на что достаточно указываеть ея историче- въ формахъ общественной (св'ятской) жизни. ское развитіе, географическое положеніе и мы враждебно противоположны съ ними по самая многосложность илеменъ, вошедшихъ сущности (субстанціи) нашего національнаго въ ея составъ и теперь перекаляющихся въ пуха. горниль великорусской жизни, которой Москва есть средоточе и сердце, и пріобщаю- всявлствіе его національной инливилуальнощихся къ ея сущности. Разумъется, приня- сти, свой взглядъ на вещи, своя манера потіе элементовъ всемірной жизни не должно нимать и действовать. Это всего разительне и не можеть быть механическимъ или эклек- видно въ абсолютныхъ сферахъ жизни, къ тическимъ, какъ философія Кузена, спитая которымъ принадлежитъ и искусство. Поизъ разныхъ лоскутовъ, а живое, органиче- нятія объ искусствф, равно какъ и самая ское, конкретное: -- эти элементы, прини- идея его - взяты нами у французовъ, и маясь русскимъ духомъ, не остаются въ немъ только съ появлениемъ Жуковскаго литерачъмъ-то постороннимъ и чуждымъ, но перера- тура и искусство наше начали освобождаться батываются въ немъ, преобращаются въ его отъ вліянія французскаго, изв'єстнаго подъ сущность и получають новый, самобытный именемь классицизма (мнимаго). Реакція характеръ. Такъ въ живомъ организмѣ разно- французскому направленію была произвеобразная пища процессомъ пищеваренія дена нѣмецкимъ направленіемъ. Во второмъ обращается въ единую кровь, которая живо- десятильтій текущаго въка эта реакція сотворитъ единый организмъ. Чемъ много- вершила полный свой кругъ: классицизмъ сложиве элементы, твмъ богатве жизнь. Не- французскій быль убить совершенно. Но съ уловимо безконечны стороны бытія, и чемъ третьяго десятилетія, теперь оканчивающаболве сторонъ выражаетъ собою жизнь на- гося, французы снова вторглись въ нашу рода — темъ могучте, глубже и выше народъ, литературу, но уже во имя романтизма, ко-Мы, русскіе, — наследники целаго міра, не торый состоить въ изображеніи диких в стратолько европейской жизни, и наследники по стей и вообще животности всякаго рода, до праву. Мы не должны и не можемъ быть ни какой только можетъ ниспасть духъ человъангличанами, ни французами, ни нѣмцами, ческій, оторванный отъ религіозныхъ убѣжпотому что мы должны быть русскими; но мы деній и преданный на свой собственный возьмемъ, какъ свое, все, что составляетъ произволъ. Владычество было не долговреисключительную сторону жизни каждаге евро-менно; но результаты этого владычества пейскаго народа, и возьмемь ее-не какъ остались: теперь уже мало уважаютъ произисключительную сторону, а какъ элементъ веденія юной французской школы, но на для пополненія нашей жизни, исключитель- искусство снова смотрять во французскія ная сторона которой должна быть многосто- очки. Между темь, съ другой стороны, неронность, не отвлеченная, а живая, конкрет- мецкій элементъ слишкомъ глубоко вошелъ ная, имфющая свою собственную народную въ наши литературныя вфрованія и борется физіономію и народный характеръ. Мы возь- съ французскимъ. Бросимъ взглядъ на тотъ мемъ у англичанъ ихъ промышленность, ихъ и другой. универсальую практическую даятельность но не сдълаемся только промышленниками критики--итмецкая и французская, столько и дёловыми людьми; мы возьмемъ у нёмцевъ же различныя между собой и враждебныя науку, но не сдёлаемся только учеными; мы другь другу, какъ и націи, которымъ приуже давно беремъ у французовъ моды, фор- надлежать. Разница между ними ясна и очемы свытской жизни, шампанское, усовершен- видна съ перваго, даже самаго поверхствованія по части высокаго и благороднаго ностнаго взгляда, и происходить оть различія

Всякій народъ есть нѣчто цѣлое, особное, поваренаго искусства; давно уже учимся у

Вліяніе нѣмпевъ благодѣтельно на насъ

Мы начали съ того, что у каждаго народа.

Для насъ въособенности существують двѣ

духа того и другого народа. Различіе это за- источника, одного великаго начала — они ключается въ томъ, что духовному созерца- выросли въ его головъ, какъ грибы послъ нію німцевь открыта внутренняя, таинствен- дождя, и наука у него не храмь, а магазинь, ная сторона предметовъ знанія, доступенъ гдф разложены товары не по внутреннему тоть невидимый, сокровенный духь, который ихъ соотношеню, а по внашнимь, случайихъ оживляетъ и лаетъ имъ значеніе и смыслъ. нымъ признакамъ: стоитъ прочесть ярлычки, Лля нъмпа всякое явленіе жизни есть таин- наклеенные на нихъ, и ихъ употребленіе, ственный іероглифъ, священный символъ значеніе и ціна извістны ему. Это народъ или наконецъ органическое, живое созда- внёшности: онъ живетъ для внёшности, для ніе, и для нъмца понять явленіе бытія зна- показу, и для него не столько важно быть чить - проникнуть въ источникъ его жизни, великимъ, сколько казаться великимъ, проследить біеніе его пульса, трепетаніе быть счастливымъ, сколько казаться тавнутренней, сокровенной жизни, найти его кимъ. Посмотрите, какъ слабы, ничтожны соотношение къ общему источнику жизни и во Франціи узы семейственности, родства; въ частномъ увидъть проявление общаго, въ ихъ домахъ внутрениие покои пристрои-Французъ, напротивъ, смотритъ только на ваются къ салону и домашняя жизнь есть внашнюю сторону предмета, которая одна и только приготовление къ выходу въ салонъ, доступна ему. Форма, взятая сама по себь, какъ закулисныя хлопоты и суетливость а не какъ выражение идеи; явление, взятое есть приготовление къ выходу на сцену. само по себь, безъ отношенія къ общему. Французь живеть не для себя - для другихъ, частность не въ ряду безчисленнаго множе- для него не важно, что онъ такое, а важно, ства частностей, выражающихъ единое об- что о немъ говорять; онъ весь во внешности, щее, а въ кучъ частностей, безъ порядка и для нея жертвуеть всъмъ - и человъченабросанныхъ, -- вотъ взглядъ француза на скимъ достоинствомъ, и личнымъ своимъ явленія міра. И потому, пока еще д'яло идеть о счастьемь. Самая высшая точка духовнаго предметахъ, познаваемыхъ разсудкомъ, под- развитія этой нація, цвѣтъ ея жизни — есть лежащихъ опыту, наглядкъ, соображенію, -- понятіе о чести. французы имѣютъ свое значеніе въ наукѣ и дълаются отличными математиками, меди- кое, и въ самомъ дълъ для француза честь ками, обогащають науку наблюденіями, опы- не пустой звукь, но глубокое уб'яжденіе, за тами, фактами. Но какъ скоро дело дойдетъ которое онъ долженъ жертвовать всемъ. По до сокровеннъйшаго и глубочайшаго значе- тутъ есть два обстоятельства, которыя знанія предметовъ, до ихъ соотношенія другь чительно сбавляють цёну съ этого чувства. къ другу, какъ цени, лествицы явленій, вы- Во первыхъ — понятіе о чести не есть релитекающихъ изъ одного общаго источника гіозное, следовательно оно условно; во втожизни и представляющихъ собой единство рыхъ, — все ли оканчивается для человека въ безконечномъ разнообразіи, — французы понятіемъ о чести, и неужели понятіе о или впадають въ произвольность понятій чести есть венець знанія, разгадка всей и риторику, или начинають возставать про-жизни?... тивъ общаго и единаго, какъ противъ мечты, а таинственное стремленіе къ уразумѣнію рѣшено, послѣ которой ни въ чемъ нѣтъ сожизни изъ одного и общаго начала, стремле- мненія, книга безсмертная, святая, книга ніе, заключенное въ глубинт нашего духа и втиной истины, втиной жизни — Евангеліе. выражающееся, какъ трепетное предощуще- Весь прогрессъ человъчества, всв успъхи въ ніе таинства жизни, называють пустой меч- наукахъ, въ философіи заключаются только тательностью. Для немца безконечный міръ въ большемъ проникновеніи въ таинствен-Божій есть проявленіе въ живыхъ образахъ ную глубину этой божественной книги, въ и формахъ духа Божія, все произведшаго и сознаніи ея живыхъ, вѣчно непреходящихъ во всемъ являющагося, книга съ седьмью пе- глаголовъ. Въ этой книгъ ничего не сказано чатями; а знаніе—храмъ, куда входитъ онъ о чести. Честь есть краеугольный камень съ омовенными ногами, съ очищеннымъ серд- человаческой мудрости. Основание Евангецемъ, съ трепетомъ благоговънія и любви къ лія — откровеніе истины чрезъ посредство источнику всего. И потому-то и въ наукѣ, любви и благодати. и въ искусствъ, и въ жизни у нъмцевъ все запечатлено характеромъ религіозности, и въ жизнь французовъ: они взвесили ихъ для нихъ жизнь есть святое и великое таин- своимъ разсудкомъ и решили, что должна ство, которое понимается откровеніемъ и быть мудрость выше евангельской, пстина разумъніе котораго дается, какъ благодать выше любви. Любовь постигается только Божія. Для француза все въ мірѣ ясно и любовью; чтобы познать истину, надо носить опредёленно, какъ дважды два — четыре; ее въ душе, какъ предощущене, какъ чув-

Честь въ самомъ дёль есть понятіе высо-

Есть книга, въ которой все сказано, все

Но евангельскія истины не глубоко вошли явленія жизни для него не им'єють общаго ство: віра есть свидітельство духа и основа знанія; безконечное доступно только чувству въ его сущность, объяснить себф причину безконечнаго, которое лежить въ душ в че- нашего восторга. Тогда непосредственное довѣка, какъ предчувствіе. У французовъ- чувство, производимое впечатлъніемъ, устуу нихъ во всемъ конечный, слепой разсу- паеть свое место посредству мысли, --и мы докъ, который хорошъ на своемъ мъсть, т. е. беремъ въ посредство между собою и худокогда дёло идеть о разумёнии обыкновен- жественнымъ произведениемъ мысль, чтобы ныхъ житейскихъ вещей, но который стано- вполнь съ нимъ слиться, чтобы наще понявится буйствомъ предъ Господомъ, когда за- тіе вполн'я съ нимъ соотв'ятствовало, друходить въ высшія сферы знанія. Народь гими словами, чтобы понятіе было тождебезъ редагіозныхъ убъжденій, безъ въры въ ственно съ понимаемымъ. Но прежде, нежетаинство жизни — все святое оскверняется ли объяснимъ, какъ дѣлается этотъ про отъ его прикосновенія, жизнь мреть отъ его цессь, мы должны сказать о недостаточновзгляда. Такъ оскверняется для вкуса пре- сти одного непосредственнаго пониманія прокрасный плодъ, по которому проползла га- изведеній искусствъ и о необходимости при-

Изъ этого-то различія между національнымь духомь нёмцевь и французовь про- Формы неудовимы и безчясленны по своей исходить и различіе искусства и взгляда на безконечной разнообразности; одна и таже искусство того и другого народа. Француз- идея является въ безконечномъ множествъ скій классицизмъ вытекъ прямо изъ ихъ ко- разнообразіи формъ; всв же идеи суть нечнаго разсудка, какъ признака нишенства не иное что, какъ одна движущаяся, разихъ духа. Теперешнее романтическое бъсно- вивающаяся идея бытія, которая проходитъ ваніе такъ называемой юной французской ли- чрезъ все ступени, все моменты своего разтературы имфетъ своимъ началомъ тотъ же витія. Это движеніе въ развитіи предстаисточникъ. Но ихъ критика-что это такое? вляетъ собою непрерывную цвпь, каждое То же, что и всегда была, — біографія писа- звено которой есть отд'яльная мысль, прямо теля, разсматриваемая съ внашней стороны, и непосредственно вытекшая изъ предше Для французовъ произведение писателя не ствовавшей идеи или предшествовавшаго есть выражение его духа, плодъ его внутрен- звена, и по закону необходимости выводяней жизни; н'ыть, это есть произведение вн'ып- щая изъ себя другую посл'ядующую идею, нихъ обстоятельствъ его жизни, Французы которая есть ея же продолжение или друво всемъ вървы своимъ началамъ.

даже эмпирической, она обнаруживаеть стоить жизнь міра, потому что безь движестремленіе законами духа объяснить и явле- нія піть жизни, а движеніе должно иміть

ніе нами статьи Рётшера «О философской броженіе, а не жизнь. И такъ, если всв идеи критикъ художественнаго произведенія», на- суть не иное что, какъ логически, по закоходя ее темной, недоступной для понима- намъ разумной необходимости, единая, сама нія. Пользуемся здісь случаемъ опровер- изъ себя развивающаяся идея, то слідоэто относится къ предмету нашего разсуж- сознание этого движения идеи, и если это жемъ, что не всъ статьи помъщаются въ жущейся идеи, которая есть сущность, духъ журналахъ только для удовольствія читате- и жизнь своихъ формъ. Если это сознаніе лей; необходимы иногда и статьи ученаго невозможно, то невозможна всякая попытка и размышленія.

софскую и психологическую. Постараемся, мертва для знанія и недоступна ему. Здісь сколько можно проще, изложить его начала, ясно видно заблужденіе эмиириковъ, кото-Всякое художественное произведеніе есть рые опытными наблюденіями частныхъ явконкретная идея, конкретно выраженная леній хотять возвыситься до сознанія обвъ изящной формъ, и представляетъ особ- щаго, абсолютнаго, а между тъмъ по необный, вь самомъ себ'в замкнутый міръ. Когда ходимости запутываются въ ихъ безконечмы вполив насладились изищнымъ произ- номъ разнообразіи, не имвя въ рукахъ аріведеніемъ, вполнъ насытили и удовлетво- адниной нити. Явленіе (фактъ), оставаясь рили свое непосредственное чувство, у насъ непонятымъ въ своей сущности, которая

бъгать къ посредству мысли.

Всякое явленіе есть мысль въ формъ. гое песледующее звено. Въ этомъ движеніи, Не такова ньмецкая критика. Будучи въ этомъ развитіи единой въчной идеи соцѣлью развитіе, потому что движеніе безъ Многіе читатели жаловались на пом'єще- разумной ціли есть пустое, хаотическое гнуть несправедливость такого заключенія: вательно задача философіи есть открытіе, денія гораздо ближе, нежели какъ кажется сознаніе возможно, то возможно и сознаніе съ перваго взгляда. Прежде всего мы ска- всего сущаго, какъ проявление одной двисодержанія, а такія статьи требують труда живого знанія, потому что разнообразность явленій, какъ формъ, неуловима, и кромъ Рётшеръ дѣлитъ критику на фило- того безъ знанія идеи формы самая форма рождается желаніе еще глубже проникнуть есть его идея, ничего не откроеть, ничего не ръщитъ: а илея частнаго явленія, от-вованія. Съ другой стороны, пониманіе отдъльно взятая, не можетъ быть понятна, нимъ разумомъ, безъ участія чувства, есть Следовательно эмпирики хлопочуть по пу- понимание мертвое, безжизненное и ложное. стому. Эмпиризмъ принесъ великую пользу и нисколько не разумное, а только разсуфилософія: онъ собраль для нея матеріалы, дочное. И если въ религія дов'єріє къ одне какъ данныя для вывода, а какъ дан- ному непосредственному чувству доводитъ ныя иля отрышенія оть непосредственности до фанатизма, то дов'єріе одному только развпечатлівній, какъ данныя для опроверже- судку доводить до невірія, которое есть нія конечныхъ системъ, выдаваемыхъ за отреченіе отъ своего челов'вческаго достоабсолютныя, наконець какъ данныя для по- инства; есть нравственная смерть. бужденія къ дальньйшему углубленію въ И такъ, чувство есть безсознательный разсущность вещей. Следовательно эмпиризмъ умъ, а разумъ есть сознательное чувство. служиль все умозрѣнію же, а самь для себя и то, и другое отнюдь не враждебные другь не только ничего не сдълаль, но всегда быль другу элементы, но должны быть единымъ, собственнымъ своимъ разрушителемъ, пода- целымъ, органическимъ, конкретнымъ. Чевая на самого себя оружіе противорьча ловькь не есть только духь и не есть тольшимъ разнообразіемъ фактовъ.

себъ противоръчащее, или единое пълое, но ловътъ тъмъ не менъе не подвержена сотолько въ безконечномъ разнообрази являю- минфию: только это отнодь не опровергаетъ шееся. Въ первомъ случат онъ недоступенъ сказаннаго нами, Борьба эта необходима, она знанію и не есть проявленіе вѣчнаго раз- есть процессъ развитія, безъ котораго нѣтъ ума, который себъ не противоръчить; во жизни. Въ комъ кончилась эта борьба, въ второмъ случав онъ долженъ быть разум- глазахъ кого предметы уже не двоятся, нанымъ явленіемъ, которое въ сознанія отожде- ука не противорфчить вфрф, -- тоть достигь творяется съ разумомъ. Здёсь является но- живого, конкретнаго знанія, и въ томъ чуввый родъ враговъ знанія — люди, которые, ство есть безсознательный разумъ, и разумъ

Чуство есть непосредственное созерцание отверзется, истины, чувственное пониманіе истины. Процессь этого отождетворенія совер-

ко тело, но его тело есть явление духа. Но Или міръ есть нічто отрывочное, само между тімь борьба чувства и мысли въ чеимъя чувство безконечнаго и душу живу, не есть сознательное чувство Только это не могутъ примирить знанія съ чувствомъ, видя всёмъ дается, и не всёмъ дается поровну, въ разумѣ и чувствѣ два враждебныя другъ но овому талантъ, овому два; и еще это не другу начала. Это заблужденія свойственно дается даромъ, а достигается борьбой, усииногда самымъ глубокимъ и сильнымъ умамъ. ліемъ: просите и дастся вамъ, толцыте и

Безъ чувства нътъ разума: у кого нътъ чув- шается черезъ мысль, которая является поства, у того только конечный разсудокъ, а средницей между нами и предметомъ нашего не разумъ, и для того невозможно высшее изследованія, чтобы, отрешивши насъ отъ понимание жизни. Но человъкъ не живот непосредственнаго чувства и тъмъ избавивши ное, и потому не можеть и не должень оста- нась оть субъективнаго заключенія, снова ваться при одномъ умственномъ, инстинк- возвратить насъ къ чувству, но уже проветивномъ пониманіи: онъ долженъ понимать денному черезъ мысль. Это необходимо во сознательно, т. е. свои непосредственныя всёхъ сферахъ знанія, - въ пониманіи проощущенія переводить на понятіе и выгова- изведеній искусства также. Эта-то мысль и ривать ихъ. Тогда не будетъ противорвчія составляетъ содержаніе первой статьи Рётмежду умомъ и чувствомъ, но чувство бу- шера. Онъ говоритъ, что нельзя понять худодетъ безсознательнымъ разумомъ, а разумъ— жественнаго произведенія, не понявши его сознательнымъ чувствомъ. Такъ точно лю въ его целомъ (тоталитете) и не увидевши бовь есть пониманіе, а пониманіе есть лю- въ немъ частнаго, конечнаго проявленія оббовь, потому что любовь есть присутствіе щей, безконечной идеи. Идея есть содержаніе въ сокровенной сущности любимаго пред художественнаго произведенія и есть общее; мета, а присутствіе одного субъекта въ дру- форма есть частное появленіе этой идеи. Не гомъ есть не что иное, какъ понимание этого постигнувщи идеи, нельзя понять и формы другого субъекта. Понимать предметъ толь- и насладиться ею, а постичь идею можно ко чувствомъ—еще не значитъ быть въ немъ, только чрезъ отвлечение идеи отъ формы, т. е. потому что одно непосредственное чувство чрезъ уничтожение живого, органическаго, часто бываеть обманчиво и вследствие на- конкретнаго создания, черезъ разъятие его, шей субъективности придаетъ предмету на- какъ трупа. Форма, поглощая въ себъ идею, ше понятіе, а не видить въ немъ его понятія, делаеть изъ общаго частное (индивидуальт. е. того значенія, которое онъ имфеть въ ное) явленіе и лишаетъ возможности оцфинть самомъ дълъ. Основание христианской рели- самое себя, потому что живетъ одно общее, гін есть любовь къ ближнему до самопожерт- а частное живеть постольку, поскольку оно

ливахъ жизни, которая сквозить въ формъ, изведенія могла лежать конкретная идея. какъ лучъ солнца въ граненомъ хрусталъ. храненія общей жизни конкретной идеи, - только главное лицо выражаеть идею ревно это дело мудрости; но еще кроме мудрости сти, а все прочія заняты совершенно друрая бы возстановила благольное устройство на то, основная идея драмы есть идея реввъ новомъ, просвѣтленномъ видѣ».

занное нами.

есть выражение общаго. Чтобы понять это конкретной формь. Конкретная илея есть полобщее, надо оторвать идею отъ формы и ная, всё свои стороны обнимающая, вполнъ найти абсолютное значеніе этой идеи въ себ'я равна и вполн'я себя выражающая, истинряду всьхъ идей, найти мъсто этой иден ная и абсолютная идея, и только конкретвъ ліалектическомъ движеніи общей идеи, ная идея можеть воплотиться въ конкретную, какъ звено въ цъпи. Надо содержаніемъ художественную форму. Мысль въ художеоправдать форму. Зд'всь первая задача: кон- ственномъ произведения доджна быть конкретна ли идея, взятая за основаніе художе- кретно слита съ формой, т. е. составлять съ ственнаго произведенія, т. е. истинна ли она, ней одно, теряться, исчезать въ ней, пронивполнь ли соотвьтствуеть себь п вполнь ли кать ее всю. Поэтому ошибаются ть, которые выражаеть себя, потому что только конкрет- думають, что ничего ивть легче, какъ сканая идея можеть воплотиться въконкретный зать, какая идея лежить въ основании худопоэтическій образъ. Поэзія есть мышленіе жественнаго созданія. Это діло трудное, довъ образахъ, и потому, какъ скоро идея, вы- ступное только глубокому эстетическому чувраженная образомъ, не конкретна, ложна, не ству, сроднившемуся съ мыслительностью; но полна, то и образъ по необходимости не худо- это всего легче въ неконкретныхъ мниможественъ. Итакъ, оторвать идею отъ формы художественныхъ произведеніяхъ, гдв не художественнаго созданія, развить ее изъ форма предшествовала при созданіи идев самой себя и оправдать ее самой собой, какъ и заслоняла собой идею отъ самого творца, ступень, какъ звено, какъ моментъ діалекти- но къ извѣстной идеѣ придумана форма. Даческаго движенія общей единой идеи, —вотъ лье, первый процессъ философской критики первая задача философской критики. Но этимъ долженъ состоять въ отвлечении найденной еще не все оканчивается: кром'в мышленія, въ творевіи идеи отъ ея формы и оправданіи нужна еще для критика сила фантазіи, кото- конкретности этой идеи чрезъ развитіе ея рой бы онъ могъ провести по образамъ раз- изъ самой себя. Когда идея выдержить фибираемаго имъ художественнаго созданія лософское испытаніе, тогда форма оправдается оторванную отъ него идею, снова потерять содержаніемъ, потому что какъ невозможно, ее въ формв и видвть самому и показать ее чтобы неконкретная идея могла воплотиться другимъ въ ея органическомъ единствъ съ въ художественную форму, такъ невозможно, формой, въ этихъ светлыхъ, игривыхъ пере- чтобы въ основании нехудожественнаго про-

Второй процессъ философской критики со-Со всей поэтической прелестью выраженія стоить въ органическомъ сочлененіи разои со всей энергіей могучей мысли Рётшерь рваннаго произведенія, — въ сочлененіи, въковыражаетъ свою мысль сравненіемъ, которое торомъ бы всѣ части его, будучи живо соподаеть ему мись о Палладь, которая изъ единены, представляли бы собой единое цьлое тьла Діонисія Загрея, растерзаннаго тита- (тоталитеть), какъ выраженіе единой, цълой нами, спасла еще его тренетавшее сердце и и конкретной идеи, и каждая изъ нихъ, имъя передала его Зевсу, чтобы отецъ безсмерт- собственное значение, собственную жизнь и ныхь и смертныхь возжегь изъ него невую красоту, необходимо служила бы для значежизнь. Ретшеръ критика-мыслителя, который нія, жизни и красоты целаго, какъ части чеотторгаетъ идею отъ художественнаго про- ловическаго тила представляютъ собою единое, изведенія и тімъ разрушаеть его, сравни- живое, органическое тіло, не теряя и частнаго ваеть съ Палладой, которая вырываеть изъ своего значенія, жизни и красоты. Цёлостгруди Діонисія Загрея его бьющееся сердце; ность (тоталитеть) художественнаго произвеа критика-творца, какимъ онъ становится во денія зависить отъ идеи, лежащей въ его второмъ актъ критическаго процесса, сравни- основании и такъ проникающей его, что даже ваеть съ Зевссмъ, который изъ растерзан- и его части, повидимому чуждыя этой главной наго сердца Діонисія возжигаеть новую основной идев, всв служать къ ея же выражежизнь. «Не довольно еще, говорить онъ, со- нію. Такъ напримітрь, въ «Отелло» Шекспира необходима творческая двятельность, кото- гими интересами и страстями; но, несмотря божественнаго тъла и чрезъ то возвратила ности, и всъ лица драмы, каждое имъя свое бы сохраненные въ отнъ мышленія образы особое значеніе, служать къ выраженію основной иден. Итакъ, второй актъ процесса Повторимъ въ короткихъ словахъ все ска- философской критики состоитъ въ томъ, чтобы показать идею художественнаго созданія въ ея Художественное произведение есть орга- конкретномъпроявлении, проследить ее въ обническое выражение конкретной мысли въ разахъ и найти целое пединое въчастностяхъ.

ніе философской критики. Это критика абсо- Минерва, вырывающая сердце жизни; фандютная, и ея задача — найти въ частномъ и тазія —Юпитеръ, возжигающій въ немъ ноконечномъ проявление общаго, абсолютнаго, вую жизнь. Выше мы уже говорили что илея Ея суду могуть подлежать только произведе- доступна знанію только въ отр'ященной чинія вполн'є художественныя, т. е. такія, въ стот'є своей, оторванная отъ явленій: искакоторыхъ все необходимо, все конкретно, и ніе абсолютной идеи въ явленіяхъ и чрезъ вск части органически выражають единое явленія есть эмпиризмъ. Конечно всякое прос. т. е. конкретную идею. Разумбется, изучение съмыслыю не есть уже сухое, мерчто такой критикъ долженъ стоять на ряду твое, эмпираческое. Напротивъ, оно приналсъ въкомъ, быть обладателемъ современнаго лежить уже къ области живого раціонализма. ему знанія и кром'ь того им'ьть качества, и если им'ь вооружается челов'якь съ дущой необходимо условливающія собственно кри- глубокой и сильной, хотя и не философь, то тика. Нужно ли говорить, что намъ еще долго приносить богатые плоды въ живомъ пониждать такой критики и такого критика?.. маніи вічной истины: но не полжно однаначалась, какъ результатъ последней фило- цену, и что кто хочеть чистой и холодной софіи въка. Но тъмъ не менте полезно знать воды, тотъ долженъ черпать ее въ самомъ ее и имъть ея илеалъ...

блестящее, поле, дающее богатую жатву, - и идеи, которое завоеваль онъ такимъ труралушно, съ любовью приватствуетъ Ретшеръ домъ и борьбой съ мертвымъ скелетомъ абпсихологическую критику, отдавая ей подное стракціи... превосходство передъ критикой непосредственнаго чувства, состоящей въ отрывоч- отрицающей или разрушающей, которая явхудожественнаго произведенія; но онъ же на первой и низшей ступени. говоритъ, что этой критики недостаточно наемъ нашимъ читателямъ миоъ о Палладъ, очищать зерно отъ скорлупы». которая исторгаеть изъ груди Діонисія тре- «Самое блестящее поприще открывается изъ него новое пламя прекрасной, юной видя въ художественномъ произведени мо-

Вотъ въ чемъ состоитъ сущность и значе- жизни. Испытующій разумъ, философія-Въ самой Германіи такая критика еще только кожь забывать, что все должно им'ять свою источникъ. Подное и совершенное пониманје Психологическая критика ограниченние произведений искусства возможно только въ своихъ условіяхъ и доступнье для усилій, чрезъ философскую критику. Тоталитеть хупосвящающихъ себя критикъ. Ея цъль— дожественнаго созданія заключается въ обуясненіе характеровь, отд'яльных диць ху- шей идек, а общая идея открывается только дожественнаго произведенія. Это поприще вполн'я овлад'явшему царствомъ абсолютной

Далье, Рётшеръ даеть критикъ названіе номъ восторгъ мъстами и частностями и въ дяется такой въ отношении къ произведеотрывочномъ порицаніи м'єсть и частностей ніямъ художнической д'ятельности, стоящей

Потомъ онъ указываетъ особенную двдля уразумьнія пьлаго художественнаго про- ятельность для критики, въ отношеніи къ изведенія. Психологическая критика, гово- произведеніямъ, не им'єющимъ полнаго хурить онь, можеть посвятить насъ въ таинства дожественнаго достоинства, или, говоря его души Гамлета, Офеліи, Порціи, но не объ- сжатымъ, энергическимъ языкомъ, «къ прояснить намъ, почему именно эти, а не дру- изведеніямъ, которыя находятся въ сущегіе характеры необходимы въ «Гамлеть» и ственной связи съ идеей и ея абсолютными «Венеціанскомъ Купцъ»; она можетъ разо- требованіями, и въ которыхъ содержаніе и блачить процессъ безумія Лира во всей его форма им'єють какое-либо субстанціальное целости, но не можеть решить, какъможеть достоинство, но которыя вместе съ темъ быть художнически оправдано изображение заключають въ себъ стороны отрицательныя, этого состоянія духа (безумія), и какое місто т. е. принадлежащія или къ какому-нибудь занимаетъ онъ въ тоталитеть. Тоталитеть не- определенному времени, или къ ограниченвозможно уловить непосвященному въ таин- ной сферт какого-нибудь субъекта». Вместо ства отвлеченной абсолютной идеи. Всякое всякихъ поясненій этой и безъ того очень явленіе есть выраженіе идеи, но идея до- ясной мысли, мы прибавимъ отъ себя только, ступна только перешедшему чрезъ область что желали бы видъть такую критику на абстракціи (отвлеченія). Абстракція не есть лучшія произведенія Шиллера, этого странсама себъ цъль, но безъ нея невозможно кон- наго полу-художника и полу-философа. Прокретное пониманіе. Знаніе мертвить жизнь, чія его произведенія, то есть—не лучшія, отдёляя идеи отъ прекрасныхъ живыхъ явле должны скоре подлежать суду критики отриній; но оно мертвить ее сътемъ, чтобы после цающей и разрушающей, нежели этой, котоувидѣть ее воскресшей въ новомъ, дучшемъ, рая, говоря словами Рётшера, «должна отпросвётленномъ видё. Здёсь опять напоми- крывать положительное въ отрицательномъ,

пещущее его сердце и подаеть его Зевсу, для той критики, которая отыскиваеть почтобы отецъ боговъ и человъковъ возжегъ ложительное въ отрицательномъ, когда она,

ментъ историческаго развитія, раскрываеть сительное достоинство. Главное существеннаго, значенія, но въ историческомъ отно- та, вліянію на него современности значеніе.

историческая критика получаеть свое отно- живаеть и названія критики: это просто пу-

съ этой стороны его общее и субстанціаль- ное отличіе німецкой критики отъ французное значене. Критика, понимая отдёльное ской состоить въ томъ, что первая, какова произведение или какого-нибудь художника, бы она ни была, даже будучи эмпирической. въ ихъ историческомъ значении, беретъ во если не всегда смотритъ на свой предметъ первыхъ свой объектъ въ его абсолютномъ со стороны его духа и внутренняго, сокросмысль, какъ моментъ мірового развитія, и веннаго значенія, то хотя обнаруживаетъ во-вторыхъ въ той же мфрф указываетъ его претензію на такой взглядь. Не такова криотрицательныя стороны, которыя и откры- тика французовъ: для нея не существують ваются именно въ историческомъ развити», законы изящнаго и не о хуложественности Здесь опять мы повторимь, что суду такой произведения хлопочеть она. Она береть прокритики подлежать произведенія Шиллера. изведеніе, какт бы заранте условившись по-Мы постараемся, сколько будеть въ силахъ, читать его истиннымъ произведениемъ искусразвить эту мыель въ третьей статьф, кото- ства, и начинаетъ отыскивать на немъ клейрая будеть посвящена исключительно раз- мо выка, не какъ историческаго момента въ смотрвнію «Юрія Милославскаго», который абсолютномъ развитіи человвчества, или дапринадлежить къ одному роду съ художе- же и одного какого-нибудь народа, а какъ ственными произведеніями Шиллера и отно- момента гражданскаго и политическаго. Для сится къ нимъ, какъ развитіе Россіи отно- этого она обращается къ жизни поэта, его сится къ міровому развитію цёлаго челові- личному характеру, его внішнимъ обстоячества. «Юрій Милославскій» не лишенъ тельствамъ, воспитанію, женитьбъ, всъмъ побольшого поэтическаго, если не художествен- дробностямъ его семейнаго, гражданскаго бышеніи этоть романь имбеть еще большее политическомь, ученомь и литературномь отношеніи, и изъ всего этого силится Даже и тъ произведенія, которыя не соот- вывести причину и необходимость того, вътствуютъ понятію искусства, имъютъ здъсь почему онъ писалъ такъ, а не иначе. положительное значение, если только въ нихъ Разумбется, это не критика на изящное прооткрывается необходимый моментъ развитія», изведеніе, а комментарій на него, который Здівсь Рётшеръ разумітеть моменть въ разви- можеть иміть большую или меньшую ціну, тін самаго искусства и указываеть на из- но только какъ комментарій. Кому не интеваянія древне-эллинскаго или гіератическаго ресно знать подробности частной жизни вестиля, какъ на переходъ отъ символическаго ликаго художника, какъ и всякаго великаго Востока къ греческому искусству. Равнымъ человъка? — Но здъсь удовлетвореніемъ этого образомъ онъ указываетъ и на произведе- любопытства вполнъ ограничивается и донія Галлеровъ, Уцовъ и Крамеровъ, по его стиженіе цёли: подробности жизни поэта нимивнію, имвющихъ положительное достоин- сколько не поясняють его твореній. Законы ство, которое состояло въ освобождении ис- творчества вѣчны, какъ законы разума, и кусства отъ чисто-моральнаго направленія. Гомеръ написаль свою «Иліаду» по тімь же Если бы, говорить онъ, эти произведенія яви- законамъ, по которымъ Шекспиръ писалъ лись поздиве, то не имъли бы никакого зна- свои драмы, а Гёте - своего «Фауста»; при ченія и никакой ціны; но явившись вт свое разборіз произведеній этихъ исполиновъ исвремя, они выразили необходимый моментъ кусства, отделенныхъ одинъ отъ другого тывъ развитін искусства. Но, по нашему мнь- сячельтіями и выками, критикъ будетъ понію, которое, какъ намъ кажется, нисколько ступатьодинаковымъобразомъ. Что мызнаемъ не противоръчить мысли Рётшера, есть еще о жизни Шекспира? Почти ничего, а между и такія произведенія, которыя могуть быть тімь его творенія оть этого не меньше ясны, важны, какъ моменты въ развити не искус- не меньше говорять сами за себя. На что ства вообще, но искусства у какого-нибудь намъ знать, въ какихъ отношеніяхъ Эсхилъ народа, и сверхъ того какъ моменты исто- пли Софоклъ были къ своему правительству, рическаго развитія и развитія общественно- къ своимъ гражданамъ, и что при нихъдьсти у народа. Съ этой точки зрвнія «Недо- далось въ Греціи? Чтобы понимать ихъ траросль», «Бригадиръ» Фонвизина и «Ябе- гедіи, намънужно знать значеніе греческаго да» Капниста получають важное значеніе, народа въ абсолютной жизни человъчества: равно какъ и такого рода явленія, каковы нужнознать, что греки выразили собой одинъ Кантемирь, Сумароковь, Херасковь, Богда- изъ прекрасивйшихъ моментовъ живого, конновичъ и прочіе. Во второй стать в мы раз- кретнаго сознанія истины въ искусств До смотримъ съ этой точки зрѣнія комедіи Фон- политическихъ событій и мелочей намъ нѣтъ дъла. Въприложени къхудожественнымъпро-Съ этой же точки зрвнія и французская изведеніямь французская критика не заслу-

стая болтовня, въ которой все произвольно ника; но при подробномъ разсматривани ство, но всв имели огромное вліяніе на сво- руживаеть постоянное стремленіе изъ обихъ современниковъ? — Разумъется, съ фран- щаго объяснить частное и фактами полтверцузской точки зранія. Конечно, если Воль- ждать дайствительность своихъ началь, а не теръ быль явленіемъ міровымъ, то и на не- изъ фактовъ выволить свои начала и локаго можно взглянуть съ философской точки зательства. зрвнія, хотя и совсвить не какъ на худож-

и въ которой все можно понять \*), кром'т непременно впалете въ колею исторической значенія разбираемаго въ ней произведенія. критики. И эта критика всегда доджна им'єть Но когда такой критикой разсматриваются свое участие при разсматривании такихъ проне художественныя, но, несмотря на то, имь- изведеній, которыя, предназначаясь своими ющія свое историческое значеніе произведе- творцами для сферы искусства, им'єють тольнія, тогда французская критика имбеть свою ко историческое значеніе. Разумбется что и пъну, свое достоинство и заслуживаетъ вся- здъсь французская критика, какъ что-то покаго уваженія. Въ самомъ діль, какъ вы ложительное и особное, не можеть иміть міть булете критиковать сочиненія наприм'єрь ста, но только какъ односторонній взгляль. Вольтера, изъ которыхъ ни одно не худо- можетъ входить въ настоящую критику, кожественно, ни одно не перешло въ потом- торая, какой бы ни носила характеръ, обна-

## Лва романа И И Лажечникова:

Ледяной домъ. Москва. 1833—1837. Четыре части. Басурманъ. Москва. 1838. Четыре

Воть уже третій романь издань Лажечни- прочихь, потому что еслибы его романы бы-

\*) И то очень рѣдко: гдѣ произвольность, тамъ все непонятно. Для доказательства ссылаемся на статью Низара о Ламартинъ, помъщенную въ «Сынъ Соч. Бълинскаго. Т. І.

ковымъ, - и слава его растетъ все болве и ли не только хуже, но даже не были бы лучболье. Общій голось утвердиль за нимь по- ше романовь этихь корифеевь безпутной четное титло перваго русскаго романиста, и французской литературы, то мы не почлибы добросовестная критика, чуждая личныхъ от- ихъ слишкомъ завиднымъ пріобретеніемъ для ношеній и литературнаго пристрастія, всегда русской литературы и не стали бы о нихъ утвердить приговоръ публики, если только много хлопотать. Еще менве намврены мы, она — добросовъстная критика. Разумъется, выписавши изъ романовъ Лажечникова нъэто первенство по сущности своей есть от- сколько изысканныхъ выраженій или вычурносительное, хотя по хронологіи исторіи на- ныхъ фразъ, которыхъ они въ самомъ ділів шей литературы и безусловное. Мы хотимъ очень не чужды, изречь ему грозный приэтимъ сказать, что, говоря о Лажечниковъ, говоръ, или-что еще хуже -- побранивши какъ о первомъ русскомъ романистъ, мы от- его за недостатки, похвалить за достоинства, нюдь не имъемъ въ виду писателей повъстей, какъ учитель бранитъ и хвалитъ своего учено только однихъ романистовъ, и отнюдь не ника за ученическую задачу, пополамъ съ видимъ въ немъ идеала романистовъ, но толь- гръхомъ оконченную. Отъ послъдней проко лучшаго русскаго романиста. Мы не бу- дёлки съ нашей стороны Лажечникова задемъ сравнивать его съ Вальтеръ-Скоттомъ щищаетъ его огромная извъстность и громи Куперомъ, потому что можно, и не тягаясь кій авторитеть у публики, а еще болье одно съ этими двумя въковыми исполинами-ху- повидимому маленькое, но въ самомъ-то дъдожниками, быть примъчательнымъ романи- лъ очень важное обстоятельство, а именно: стомъ вообще и первымъ, то есть лучшимъ мы сами не пишемъ романовъ, и Лажечниво всякой литературь, кромь англійской. Мы ковъ не перебиваеть у насъ дороги. Воть не будемъ также говорить съ дукавой про- еслибы мы вздумали написать или (все равніей, что романы Лажечникова лучше рома- но!) дописать какой-нибудь романь, что-ниновъ Евгенія Сю, Виктора Гюго, Бальзака и будь врод'я Евгенія Сю, примпреннаго съ Августомъ Лафонтеномъ, и въ этомъ романъ вывели бы героемъ какого-нибудь недопеченаго поэта, который «хочеть заняться чамънибуль высокимъ» и жалуется, что «сват-

Отечествъ

ская чернь его не понимаетъ», бранитъ граж- живыя, свъжія, могучія и снова взволновали нимъ его рани перваго.

ныхъ департаментахъ, т. е. самые образо- и какъ не скоро понимается она!.. ванные департаменты означивъ светлой мнине собственнымъ своимъ мнинемъ.

которымъ насладились при чтеніи «Ледяного роя, мученика за правду; другіе отрицаютъ Дома», вышедшаго въ 1835 году, какъ взя- въ немъ не только патріота, но и порядочнались, кажется, за третье, если не за четвер- го человѣка. Но мы оставимъ историческаго тое чтеніе этого романа, по случаю второго Волынскаго - намъ до него н'втъ д'вла: мы его изданія въконць прошлагогода, — и про- пишемъ не объ исторіи, а о романь. Туть чли его еще съ большимъ удовольствиемъ, не- представляется другой вопросъ: имветь ли жели въ первый разъ: лица, которыя начали право поэтъ исказить историческое лицо? Да уже отъ времени представляться нашимъ и нѣтъ, отвѣчаемъ мы. Да будетъ проклятъ, глазамъ подъ какими то туманными дымка- кто бы нанесъ святотатственную руку на ми, снова ожили передъ нами, и мы радуш- искажение Петра Великаго и умышленно осмъно и весело встрътились со старыми знаком- лился бы сдълать уродливаго карлу изъ велицами и нашли ихъ такъ-же интересными, кана человъчества; но анахронизмы, искаже. милыми и любезными, какъ и въ пору пер- ніе событій вслідствіе требованій ткани и ваго знакомства; прекрасныя ощущенія, ко- механизма романа-но только безъ искажеторыя отъ времени уже начинали терять нія идеп лица, -могутъ казаться непозволизвою предметность и повторялись въ душт тельными или преступными только вникаюпашей, какъ напъвы какой-то забытой, но щему разсудку, а не живому эстетическому прекрасной пъсни, вновь воскресли въ ней, чувству. Что же касается до сомнительныхъ

данское устройство, которое мѣшаеть безъ ее своими очаровательными потрясеніями... актовъ и записей жениться, однимъ сло- И однакожъ-странное дело!-при последвомъ, презираетъ бългую землю, на которой немъ чтеніи романъ доставилъ намъ несравесли забудешь дней иятокъ повсть, то не- ненно большее наслаждение, чемъ при нерпременно умрешь, и смотрить заживо на не- вомь; но при первомъ чтеніи мы ставили его бо. глё нёть ни формь, ни обрядовь... О, гораздо выше, давали ему гораздо большее тогда илохо бы пришлось отъ насъ Лажеч- значение, большую цену, нежели какія паемъ никову: мы уміли бы его отділать въ коро- ему теперь... Помню, какъ мучилъ меня этотъ тенькой онблютрафической статейкв... Но че- «Ледяной Домъ», какъ какая-то неразгаданго нъть, о томъ нечего и говорить, и такъ ная загалка, какъ сбирался я тогла написать какъ намъ ничто не мъщаетъ наслаждаться о немъ огромную статью, а въ ней тепло. прекраснымъ поэтическимъ талантомъ Ла-живо и увлекательно раскрыть все его кражечникова и цвнить его, то и приступимъ соты, и какъ не могь написать ни строкъ дълу, — назовемъ хорошее хорошимъ, а ки... Тяжесть подвига нодавляла силы... По дурное — дурнымъ; за первое отъ души побла- крайней мъръ такъ казалось мнъ тогда. Погодаримъ автора, а за второе отъ души изви- мню, что больще всего меня затрудняла и мучила двойственность романа: то представлял-Въ самомъ дѣлѣ, при опѣнкъ романовъ ся онъ мнѣ выше всего, что можно себѣ пред-Лажечникова главный и первый трудъ дол- ставить въ этомъ родъ, то я не видълъ въ женъ состоять въ отделени достоинствъ отъ немъ почти нячего... Первое ощущение недостатковъ. Намъ скажутъ: да въ этомъ-то оправдывалось моимъ сознаніемъ, которому и состоить задача всякой критики. Не будемь я не въриль, какъ дьявольскому навожденію. возражать на подобное возражение: у насъ и упрекаль себя въ немъ, какъ въ грѣхѣ... понятія о критик' совстви другія, но мы Странно, а понятно: только тогда можно вполпока побережемъ ихъ про себя, потому что нв насладиться литературнымъ произведеизлишняя отчетливость повела бы насъ слиш- ніемъ, когда поставишь его на свое мѣсто и комъ далеко и отбила бы отъ предмета. И не будещь требовать отъ него ни больше, ни нотому пока мы условимся, что дёло крити- меньше того, что оно можетъ дать; такъ точки есть отдёленіе красоть отъ недостатковъ но можно ужиться со всякимъ челов'якомъ, въ произведении искусства, а мерка при если только поймешь его на его месть и буэтомъ химическомъ процессв — личное ощу- дешь требовать отъ него ни больше, ни меньщеніе критики. Дюненъ издалъ карту народ- ше того, что можно и должно отъ него тренаго просвещенія Франціи, оттенивъ коло- бовать. Какая истинная и въ то же время ритомъ отношенія образованности въ различ- простая мысль, а между тімъ какъ трудно

Не будемъ излагать содержанія «Ледякраской, а невѣжественные — темной. Вотъ ного Дома»: оно и безъ того всякому обратакую карту желаемъ мы составить изъна- зованному читателю знакомо и перезнакомо; шей критической статьи для романовъ Ла- но поговоримъ о лицахъ, образующихъ своижечникова. Пусть всякій пов'єряеть наше ми соотношеніями его драму. Герой-Волынскій. Какъ историческое лицо, онъ и те-Еще не успъли мы забыть удовольствія, перь еще загадка. Одни видятъ въ немъ ге-

или неважныхъ историческихъ лицъ, то и женства, давать ему лютыя минуты вниканія говорить нечего: въ произведении искусства въ себя; скажемъ больше-Волынский былъ должно искать соблюденія художественной, а бы существо чисто безиравственное, неспоне исторической истины. Что за важность, собное возбудить участія къ себь, если бы что Шиллеръ изъ Кардоса, непокорнаго сына онъ не чувствовалъ своей вины передъ жеи дурного человъка, сдълалъ идеалъ возвы- ною и не страдалъ отъ ея сознанія. Глѣ люшеннаго, благороднаго человъка? Худо не бовь, тамъ нътъ эгоизма, а гдъ нътъ эгоизма, это, а то, что его драма есть произведение тамъ всегда есть сознание своей вины, хоти риторики, а ея лица-риторическія аллего- бы и невольной, передъ другими; любящее ріи, а не живыя созданія. Что намъ за нужда, сердце страдаеть за всахъ, а тамъ больше что Гёте изъ восьмидесятильтняго старика за тахъ, кого оно само заставило страдать: Эгмонта, отна многочисленнаго семейства, безнравственность только тамъ, гдъ нътъ сдълаль молодого, кипящаго избыткомъ жиз- любви. Итакъ, мы нападаемъ на автора не ни юношу? Онъ хотъль изобразить не Эгмон- за то, что его герой чувствуеть свою вину та, а киняшаго избыткомъ лушевныхъ силъ передъ женой, но за то, что онъ сознаеть юношу въ положении Эгмонта. Исторія услу- свою вину какъ бы не самъ, не своей вожила ему только «поэтическимъ положені- лей, а по приказу автора. Всякое лицо, соемъ», а главное дівло въ томъ, что его дра- зданное поэтомъ, должно быть для него предма-великое произведение великаго худож- метомъ (объектомъ), совершенно ему внъшника. Кто хочеть знать исторію, тоть учись нимъ, и задача автора состоить въ томъ, чтоей не по романамъ и драмамъ. Поэтому для бы представить этотъ предметь (объекть) насъ смешны нападки некоторых варистар- какъ можно верне, соответственне ему, т. е ховъ на Лажечникова, что онъ снялъ десятка самому предмету (объекту), что и называетдва или три лътъ съ илечъ Волынскаго (до- ся объективнымъ изображениемъ, т. е. табро бы еще исказиль историческій харак- кимъ, въ которое авторь не вносить ничего терь!). Что же такое Волынскій Лажечни- своего—ни понятій, ни чувствь. Но пока докова? — Это человъкъ глубокій, могучій ду- вольно о Вольнскомъ. Мы еще обратимся къ хомъ, пламенный патріотъ, душа чистая, бла- нему. городная, но дегкій, вътреный; тонкій политикъ – п'мальчикъ, не умъющій совладать съ есть Маріорица. Дитя пламеннаго юга, дочь самимъ собою; государственный мужъ-и во-цыганки, питомица гарема, дивный цветокъ локита, гуляка праздный. Соединеніе такихъ Востока, расцветшій для неги, упоенія противоположностей въ одномъ человъкъ чувствъ и перенесенный на хладный съочень возможно, — и задача творчества имен- веръ-эта Маріорица, по идеф, чудное создано въ томъ и состоитъ, чтобы эти противо- ніе. Нівсколькихъ типическихъ чертъ, еще подожности не бросадись въ глаза читателю, два-три взмаха художническаго різца-и это но составляли бы одно цёлсе, слитое. Харак- быль бы одинь изъ драгоценнейшихъ пертеръ Волынскаго у Лажечникова очерченъ ловъ въ сокровищницѣ нашей литературы. мъстами очень удачно, но мъстами онъ двоит- Но не дивная красота, не роскошь и нъга ся. Это произошло, сколько иы понимаемъ, движеній, не молнія черныхъ глазъ, зовущихъ совствить не отгого, чтобы у автора не доста- къ наслажденію и восторгамъ, составляють ло таланта, но отъ нравственной точки зръ- ароматическое благоухание этого пышнаго нія, съ которой онъ смотрить на человіка. цвіта восточных странь; но... да ніть! - мы То, что въ Волынскомъ было играніемъ жиз- лучше словами самого автора онишемъ вамъ ни, широкимъ разметомъ души, съ б'яшенымъ пленительную Маріорицу. «Отъ христіанской восторгомъ поезграничнымъ упоеніемъ отзы- вфры, въ которой она родилась, остались у вавшейся на зовъ обольстительницы жиз- нейтайныя понятія и золотой кресть на груни,—на то авторъ смотредъ глазами ментора, ди. Какимъ образомъ этотъ крестъ попалъ къ какъ на слабости, на заблужденія, и какъ ней, она не помнила; только не забыла, что будто бы санъ колебался во мивніи о геров женщина, которая вынесла ее изъ пожара, своего романа. Отъ этого любовь Волынскаго когда горель отцовский домъ, строго наказыкъ Маріориц'я далеко не возбуждаетъ въ чи- вала ей никогда не покидать святого знаметатель того участія, какое об она должна нія Христа и, какъ она говорила, благослобыла возбуждать. Вы смотрите на нее, какъ венія отцовскаго. Эта самая женщина прона школьническую шалость взреслаго чело- дала ее хотинскому нашѣ. Француженка (учивъка. Мы очень понимаемъ, что любовь къ тельница Маріорицы въ гаремъ паши), Маріориці Волынскаго, женатаго на прекрас- узнавъ, что Маріорица родилась христіанкой, кой, страстно любящей его и прежде нъжно старалась бесъдами на языкъ, непонятномъ любимой имъ женщинъ, должна была трево- для черныхъ стражей, ознакомить ученицу жить его, какъ преступленіе, и, доставляя свою съглавными догматами своей въры. Оть ему минуты высочайшаго, упоительнаго бла- этого ученія и гаремнаго воспитанія ея со-

Второе—самое лучшее—лицовъ романъ

лѣленію».

Маріорица, знакома имъ и ея чудная судь- жокъ?» Волынскій задрожаль отъ звуковъ ба Лочь пыганки и модлованскаго князя, она этого годоса и, снявши шапку, отвичаль: воспитывалась сперва въ цыганскомъ таборъ, «Артеміемъ, сударыня!» - «Артемій! смѣясь, потомъ подкинута была своей матерью къ сво- закричалидъвушки, какое дурное имя!» — «Не ему отпу, а наконецъ была продана ею хо. правда! оно мнв нравится!» — подхватила тинскому пашъ, который берегъ ее въ пода- княжна. А Волынскій? лихой ямщикъ, онъ рокъ султану, ничего не щадилъ для ея вос- вздохнулъ, надълъ шанку на бекрень и, тропитанія, любовался ею, сдерживая желанія нувъ шагомъ лошадей, затянулъ пріятнымъ дряхлой старческой души, сносиль ея при- голосомъхоти, свойственныя женщинв и избалованному ребенку вмёстё. По взятін Хотина Минихомъ она попалась пленницей знаменитому вожню, а имъ была подарена государынъ лизмъ былъ источникомъ любви Маріорицы изъ лучшихъ мість романа и не испортила къ Волынскому — прекрасная поэтическая бы никакого и ничьего романа. мысль, которая могла родиться только въ прело, чтобы этотъ самый Волынскій, ловкій, лизмъ чудеситъ!... статный, красивый, съ черными кудрями, Какъ-же любила она его? разсыпающимися по плечамъ, съ произаюкогда, потому единственно, что еще при ро- моемъ». за плечами.

прузей забрались переряженные враги; между его любовь чувственной ними быль измѣнникъ, который шепнулъ ему

четались въ душь Маріорицы, пламенной, бросить, а самъ, наряженный кучеромъ, помечтательной, и фатализмъ магометанскій, и везъ оттуда брата Бирона и, пристыженмистинизмъ православія, такъ что въ небів, наго, униженнаго, ссадиль его у дворца, созданномъ ею, обитали и чистъйшіе духи, и давши ему этимъ добрый урокъ шутить остообольстительныя дівы пророка, а на землі рожніте. Потомъ Волынскій два раза провсь пействія человека подчинялись предопре- ехаль мимо дворца, где жила его Маріорина. Вдругъ слынитъ голоса -- это дѣвушки; одна Читателямь знакома эта обворожительная спрашиваеть его: «Какъ тебя зовуть, дру-

> Влоль по улипт метелина мететъ, За метелицей и милый другь идеть.

Это природа чисто русская, это русскій Аннь Ивановнь, которая любовалась ею, какъ баринь, русскій вельможа старыхъ вреигрушкой, и любила ее, какъ дочь. Фата- менъ!... Вообще вся эта глава (VII)—одно

Итакъ, Маріорица уже успѣла перенять красной, поэтической душь... Года за два до русскіе святочные обычаи, они понравились ея плана, когда русскіе вели съ турками пе- ея пылкому, суеварному воображенію... Прореговоры въ Немпровъ, старый наша гово- ъзжій ямщикъ назвался Артеміемъ-новая рилъ въ шутку Маріориць, что онъ уступитъ причина любить Артемія Петровича Волынее русскому послу Волынскому, о которомъ скаго, новое доказательство, что она рождеслава прошла тогла до Хотина. Надобно бы- на для него, обречена ему рокомъ!.. Фата-

Воть что писала она къ нему въ одномъ шими взорами, первый изъ мужчинъ встръ- изъ писемъ своихъ: «Я вся твоя! Имъй сто тиль ее по прівздв ся въ Петербургъ «При женъ, сто любовницъ-я твоя, ближе, чвиъ имени Волынскаго княжна затрепетала. Фата- кора при деревъ, растенье при землъ. Дълизмъ, которымъ она съ мадолетства была на- лай изъ меня, что хочешь, какъ изъ вещи, питана, сказальей, что это самый тоть, неизбъ- которая тебя утвиветь и которую, измявши, жамый ею, суженый ей рокомъ, что она введена можешь покитуть, какъ изъ плода, который съ пепелища отцовскаго дома въ Хотинъ и ты воленъ высосать и бросить!.. Я создана оттуда въ страну, о которой и не мыслила ни- на это; мн в это определено при рождени

жденіи назначено ей любить русскаго, имен- Она любила его, какъ восточная женщино Волынскаго». Такъ говоритъ авторъ, и на, любила его, какъ существо высшее, и, мы очень жалбемъ, что вследъ за этими про- какъ о недосягаемомъ блаженстве, мечтала стыми, но много заключающими въ себъ сло- быть его рабою, служить его прихотямъ, безвами, онъ, увлекшись духомъ прошлаго въка, ропотно повиноваться его воль... А онъ? прибавляеть о какомъ-то рецептъ любви, онъ не любиль, онъ только увлеченъ ею на прописанномъ маленькимъ докторомъ въ блон- время. Это чувство было для него не вся линовомъ паричкъ и съ двумя крылышками жизнь съ ея радостями и страданіями, не вся судьба, а мгновенная вснышка, прихоть Къ Волынскому на святкахъ подъ видомъ сердца, играніе жизни... Авторъ называетъ

Здёсь мы рады придраться къ случаю, о продълкъ. Лихой, разгульный Волынскій чтобы сказать, что мы рѣшительно не вѣримъ шепнулъ слугамъ отослать ихъ кучеровъ, ни идеальной, ни чувственной любви. Та и отнотчивалъ дорогихъ гостей дорогими ви- другая существуютъ, но объ онъ ложны, какъ нами, посадилъ на свои сани и велѣлъ слу- двѣ противоположныя крайности, двѣ прогамъ отвезти ихъ на Волково-поде и тамъ тивоположныя отвлеченности. Такъ называемая илеальная любовь есть палочка, на ко- главное-ничему этому какъ-то не върштся. торой вздять верхомъ школьники, воображая, Изуродованіе дина крыцкой волкой, чемъ что они скачутъ на богатырскомъ конъ; это авторъ хотълъ показать образецъ самоотсвоего рода донъ-кихотство. Такъ называе- верженія и высокой любви матери, возбумая чувственная любовь есть удёль живот- ждаеть не участіе, а отвращеніе. Вообще ныхъ съ человаческимъ образомъ. Но вся- эта цыганка есть лицо совершенно лишнее. кое чувство, что бы оно ни было-любовь которое не помогаетъ ходу романа, а тольили увлечение, мгновенная прихоть сердца, - ко и путаеть, и затрудняеть его. Безъ нея но если только оно волнуеть душу сладкимъ романъ быль бы короче, сжатве и лучвосторгомъ и растворяетъ ее тренетнымъ ощу- ще. Ея слуга и товарищъ, цыганъ Вашеніемъ таинства жизни, если оно возбу- силій, несравненно лучше, но тоже совер. жлено созерцаніемъ идеи абсолютной красоты шенно лишнее лицо въ романь. То-же пумавъживомъ образъ, - это чувство уже любовь, емъ мы и о лькаркъ, ея дочери и о всей а не чувственность. Всякая любовь есть оду- IV главь второй части. Конечно все это хотворенная чувственность; любовь одна, но характеризуетъ Петербургъ тогдашняго врестепени ея безконечно-разнообразны, и съ мени; но подобныя характеристики должны кажлой степенью изменяется ея характерь, выходить изъ хода романа, изъ сущности а степени ея состоять въ постепенно боль- дела, и авторъ не имбеть права прибъгать шемъ и большемъ проникновеніи чувствен- пля нахъ къ натяжкамъ. нести духовнымъ просвътлъніемъ. Есть люди, Теперь о другихъ лицахъ. Превосходно которые отъ всей души убъждены, что кра- обрисованъ Остерманъ, сынъ бълнаго нъмеисота возбуждаетъ чувственность: обдине не каго пастуха, въ молодости своей студентъ понимають, что красота есть явленіе духа, Х\*\*\* университета, пов'яса и волокита, а и что гдв красота родить любовь, тамъ уже потомъ сподвижникъ великаго преобразованьть чувственности. Для животныхъ красота теля Россіп, вице-канплеръ, дипломатъ, интрине существуеть - это составляеть одно изъ ганъ. Онъ играетъ въ романв роль менве, преимуществъ человъка надъ животными. чемъ второстепенную, но где ни является. Только красота не составляеть условія люб- везд'в является живымъ лицомъ, и это лицови, но безъ красоты любовь невозможна.

Характеръ Маріорицы обрисованъ удачнъе всёхъ прочихъ. Это решительно лучшее себе и тоже принадлежить къ удачнымъ лицо во всемъ романъ Она нигдъ не измъ- изображеніямъ автора; но это лицо только ярче и прекраснъе всъхъ небесныхъ свъ- и историческій, и романическій Биронъ. Что тиль-и вечеромъ, когда является, и утромъ, онъ такое, этотъ человъкъ, изъ курляндскаго когда скрывается. Посл'яднее ея свиданіе конюха преобразовавшійся въ курляндскаго съ Волынскимъ было апотеозомъ всей ея герцога? Не будемъ обвинять его, тъмъ божизни, и мы решительно отрицаемъ всякое лее, что и его благородный соперникъ, пачеловъческое, не только эстетическое, чув- тріотъ Волынскій, остается еще загадкой ство въ томъ, кто бы, увлеченный сухимъ, (мы говоримъ это въ историческомъ значекакъ ариеметика, мерализмомъ, увидълъ въ ніп). Клевреты Бирона очерчены очень удопоследнемъ мгновении ея жизни падение, а влетворительно: жаль только, что всемъ имъ не просветление, не торжественное просвет- авторъ придалъ и рыжіе волосы, и рты до лвніе, не торжественное свершеніе подвига ушей. Злодвйство и порокъ безобразны, но жизни. . Словомъ, Маріорица есть самый только не въ такомъ смыслв. Одинъ художкрасивый, самый душистый цвтокъ въ по- никъ нарисоваль дьявола красавцемъ, но этическомъ вёнкё нашего даровитаго рома- самъ сошелъ съ ума, вглядевшись въ ужас-

Посль этих двухъ лицъ съ особенной

одно изъ лучшихъ созданій нашего поэта.

Биронъ въ романъ вездъ въренъ самому няетъ себъ. Она сходитъ со сцены, какъ слегка очерчено карандашомъ, и по прочтевошла на нее: какъ звъзда любви, которая ніи романа для читателя остается загадкой ное безобразіе этой красоты.

Въ числѣ дѣйствующихъ лицъ мы встрѣчалюбовью и стараніемъ обрисовано лицо цы- емъ двухъ шутовъ-Кульковскаго и Тредьяганки Маріуллы, матери Маріорицы. По ковскаго. Оба они были бы прекрасно изобранашему мивнію, это лидо такъ же дурно, жены, еслибы авторъ не сердился на нихъ какъ хороша Маріорица. Авторъ хотълъ и не высказывалъ къ нимъ своего отвращеолицетворить идею матери; по вёдь олице- нія презрізнія. Повторяемъ: поэть — несудья, творить значить — отвлеченную идею вопло- а свидътель, и свидътель безпристрастный. тить въ образъ, а этого-то и не сдълаль Онъ говоритъ: такъ было, а хорошо или авторъ; его цыганка-мать осталась отвле- худо-не мое двло! Для него всв людп и ченной идеей. Все что ни говорить она, ни хороши, и интересны, онъ всеми любуется, чувствуеть, все это нисколько нессобразно всёхъ любить, и любить ихъ такими, какони съ ея званіемъ, ни съ ея положеніемъ, а вы они есть. Такъ натуралисть не брезгаетъ

отвратительной лягушки, какъ и чучелой ваны участіемъ Зуды, любовью Волынскаго миловиднаго голубя. Какъ хорошъ у Ла- и некоторыми растянутостями. Главы пержечникова этоть Тредьяковскій-его образь ваго разряда суть тв. въ которыхъ являет. выраженія, манеры - словомъ, все превос- ся Волынскій, какъ противникъ Бирона, потурѣ».

рыня» изображены превосходно.

притворства, - онъ теряетъ всякую личность. ворить, жалуясь на подагру въ ногъ. Зуда съ трудомъ помнится даже и при чтеніи романа.

хорошъ Щурховъ: никогда не забудете вы просто! О главъ «Ночное свиданіе» мы не этого милаго, благороднаго чудака, въ его будемъ распространяться, и скажемъ тольтырьмя польскими собаками, машающаго въ Волынскій туть является опять двусмыслен-

вивств.

щимъ взглядомъ на него. Онъ раздъленъ на ея любовь не есть идеалъ любви, она любила главы, которыя можно разделить на три по своему: ей не было нужды до мнёній, вёроразряда: главы, написанныя превосход ваній ея милаго; взаимный обмінь мыслей и но; главы, въ которыхъ золото перемѣшано убѣжденій не былъ нуженъ для ея чувства, съ большимъ количествомъ руды, и главы, какъ масло для ламны; новторяемъ-она люсостоящія изъ одной руды, разві съ нів- била по своему, но любила истинно и глубосколькими блестками золота. Къ послъднимъ ко, потому что все принесла въ жертву свопринадлежать безь исключенья всь ть, въ ему чувству, и кромь его ничего не понимакоторыхъ выходить на сцену цыганка Ма- ла и не видёла въ жизни. И после событія ріулла: натянутость положеній и фразистость въ ледяномъ домѣ Маріорица умерла: боль-

никакой гадиной равно дорожить чучелой свойство. Главы второго разряла ознаменоходно, но насмёшки автора надъ педантомъ томъ всё, где является и сама императриразрушають все очарованіе. Моральная точ- ца. Таковы следующія главы: «Смотрь». ка зрвнія на жизнь и поэтическій взглядъ «Ледяная статуя», «Переряженные», «Зана нее – это вода и огонь, взаимно себя падня», «Сцена на Невѣ», «Съ передняго и уничтожающіе. Безспорно, Тредьяковскій съ задняго крыльца», «Соперники», «Во быль душонка визенькая: образцовая без- Дворцв», «Ледяной Домъ», «Родины козы». дарность, соединенная съ чудовищными пре- «Любовь повфренная», «Ударъ». Не менфе тензіями на геніальность, необходимо пред- прекрасны, хотя и въ другомъ значеніи. полагають въ человъкъ или глупца, или под- и слъдующія: «Фатализиъ», «Педантъ», лена. Но загляните въ «Ревизора» Гоголя: «Обезьяна герцогова», «Куда вътеръ подивный художникъ не сердится ни на кого дуеть», «Свадьба шута» и «Ночное свидаизъ своихъ оригиналовъ, сквозь грубыя ніе». Но «Ледяная статуя», «Соперники». черты ихъ невъжества и лихоимства онъ «Родины козы» и «Ночное свиданіе» – выше умълъ выказать и какую то доброту, по всякихъ похвалъ. Читая главы, которыя крайней мара въ накоторыхъ. Загляните такъ разко отличаются отъ исчисленныхъ въ его дивную «Повъсть о томъ, какъ по- нами, и видя, съ какой неръшительностью, ссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Ни- какъ бы ощупью, идетъ этотъ талантъ, кифоровичемъ», посмотрите, съ какой лю- невольно изумляешься, видя его возставбовью описаль онь этихъ чудаковъ, съ ка- шимъ въ какомъ-то львиномъ могуществъ... кимъ сожальніемъ разстался онъ съ ними, Читателямъ извъстно, какую важную роль а между тъмъ и нисколько не прикрасилъ, играетъ въ романъ ледяная статуя, они жино показалъ ихъ совершенно «въ на- во помнятъ это энергическое лицо налороссіянина, такъ різко и могуче очерченное Подачкинъ и матушка его «барская ба- двумя, тремя штрихами, какъ будто невзначай наброшенными: помнять они и сцену Эйхлеръ и Зуда рисуются на первомъ обливаній, въ которой авторъ умѣлъ изплант романа. По идет, оба превосходны, образить ужасное событіе, не сделавъ его но исполнениемъ нельзя удовлетвориться отвратительнымъ. А «Соперники»? Вспо-Сонный, долговязый и чемъ-то особенно мните этого хитраго политика Остермана странный Эйхлерь еще мерещится въ гла- въ гостяхъ у Бирона, эту бесфду лисицы съ захъ вашихъ и послъ прочтенія романа; но волкомъ, гдъ лиса такъ искусно умфетъ несъ тъхъ поръ, какъ срываетъ съ себя маску дослышать, жалуясь на глухоту, и недого-

«Родины Козы» не меньше этой-превосхолная глава. Мысль, положение, слогь-Изъ соучастниковъ Волынскаго особенно здесь все это согласно: высоко, глубоко и фуфайку изъ синеполосатаго тика и въ крас- ко, что чисто-романическая часть романа номъ шолковомъ колнакъ, окруженнаго че- развита и оправдана въ ней совершенно. печкъ кочергой уголья и бесъдующаго съ нымъ лицомъ, какъ и во всей исторіи своей своимъ слугой, дядькой и наставникомъ любви; но Маріорица возстаетъ тутъ со всемъ величіемъ любящей женщины, для которой Заключимъ наше суждение о романь об- любовь есть цьль и подвигъ жизни. Конечно выраженія составляють ихъ отличительное ше ейне за чёмъ было жить, потому что она

бою целаго зданія, части котораго заранее дивши все препятствія женится на своей вышли бы въ головѣ художника изъ единой возлюбленной, или «смертью оканчиваетъ и общей идеи: въ немъ много пристроекъ, жизнь свою». А вѣдь никому не присделанныхъ после. Но теплое, поэтическое деть въ голову представить лихого молодиа, чувство, которымъ проникнуто все сочине- который сперва пламенно любилъ свою заніе, множество отдільных превосходных знобушку (что впрочемь не мішало ему и картинъ, прекрасныхъ частностей, основная колотить ее временемъ), а потомъ, облимысль-все это льдаеть «Ледяной Ломъ» ваясь кровавыми слезами, бросиль ее, чтобы однимъ изъ самыхъ замъчательныхъ явленій жениться на богатой и пригожей, т. е. рувъ русской литература и вмаста съ «По- мяной и дородной, но нисколько не любиследнимъ Новикомъ» украшаетъ чело своего мой имъ девушке, и черезъ то достигнуть автора прекраснымъ поэтическимъ вёнкомъ. цёли своихъ пламеннёйшихъ желаній, а

Теперь о «Басурманъ».

шенно новое для себя поприще, вступиль въ можно это? — нисколько не поэтически, хотя состязание съ Загоскинымъ, какъ авторомъ и совершенно въ духъ русской жизни, въ «Юрія Милославскаго», и Полевымъ, какъ которой любовь издревле была контрабанавторомъ «Клятвы при гробъ Господнемъ», дой и никогда не почиталась условіемъ Исторія Россіи перерізана Петромъ Вели- брака. Оттого-то у насъ и ніть еще ни кимъ на две части, столь не похожія одна на одного истинно-русскаго романа, и оттогодругую, что онв представляють собою какъ то героп почти всвхъ нашихъ романовъ бы два различныхъ міра. Для двухъ первыхъ лишены всякой силы характера, всякаго своихъ романовъ Лажечниковъ взяль солер- индивидуальнаго колорита. Русская жизнь жаніе изъ эпохи, начатой Петромъ; въ треть- до Петра Великаго им'тла свои формы емъ онъ ръшился перенестись своимъ вообра- поймите ихъ, и тогда увидите, что она заженіемъ дальше и глубже въ эпоху, гдв вся ключаетъ въ себв для романа и драмы такіе надежда на одну фантазію, гд'я собственное же богатые матеріалы, какъ и европейская. свидетельство или разсказы отца, деда-не- Да что говорить о романистахъ, когда и возможно. Признаемся, это было для насъ не историки наши ищуть въ русской истории совсёмъ добрымъ предвестиемъ. Изобразить приложений къ идеямъ Гизо о европейской въ роман'в Россію при Іоанн'в III совстмъ пивилизація, и первый періодъ маряють не то, что изобразить ее въ исторіи; долгъ нормандскимъ футомъ, вм'есто русскаго арроманиста—заглянуть въ частную, домаш- шина!... Боже мой, а какія эпохи, какія нюю жизнь народа, показать, какъ въ эту лица! Да ихъ стало бы несколькимъ Шексэноху онъ и думалъ, и чувствовалъ, и пилъ, пирамъ и Вальтеръ-Скоттамъ. Вотъ періодъ и влъ, и спалъ. А какіе у насъ для этого до Ярослава-это періодъ сказочный и пофакты ?.. Гдв литература, гдв мемуары того лусказочный. Вельтманъ первый намекнуль, времени?. Остаются летописи — но съ ними какъ должна пользоваться имъ фантазія далеко не увдешь, потому что онв-факты для поэта. Воть періодъ удвловь, —періодъ, въ исторіи, а не для романа. Но для художника который великанъ-младенець, путемъ раздостаточно одного намека, чтобы живо пред- дробленія, разбрасывался въ длину и шиставить себв полную картину жизни народа рину и захватываль себв побольше мыста въ извёстную эпоху. Такъ... но это «такъ» на Божьемъ свёте, чтобъ было ему где разотносится только къ тому, кто оправдалъ дѣ- вернуться и поразгуляться, когда придетъ ломъ свою мысль... Посмотримъ, какъ оправ- его время... даль ее Лажечниковъ въ новомъ своемъ романв.

Русская исторія есть неистощимый источникъ для романиста и драматика; многіе думаютъ напротивъ, но это потому, что они не понимаютъ русской жизни и мѣряютъ ее нѣмецкимъ аршиномъ. Какъ писатели XVIII силы, которая должна была сдавить Русь, ижка изъ русскихъ Малашекъ двлали Мела- спаять ее ея же кровью, пробудивъ въ ней ній, а русскихъ пастуховъ заставляли состя- чувства единов рія и единокровности... А заться въ игрф на свирфляхъ въ подражание характеры?... Вотъ могучий Іоаннъ III, перэклогамъ Виргилія, — такъ и теперь многіе вый царь русскій, замысливній идею еди-

взяла у жизни все, что только могла ей дать ють то же, что Вальтерь-Скотть педаль съ шотландской. Везлъ есть герой, который И вотъ моя дюпеновская карта кончена. и храбръ, и красавецъ, и благороденъ, Романъ Лажечникова не представляетъ со- непремънно влюбленъ, и послъ-или, побъмежду тъмъ сослужить службу царю-ба-Въ этомъ романъ авторъ вышелъ на совер- тюшкъ и обнаружить могучую душу. Какъ

> Высота-ли, высота поднебесная, Глубота, глубота, океанъ-море! Широко раздолье по всей земль, Глубоки омуты дивировскіе!

Вотъ періодъ татарщины— этой вижшией наши романисты съ русской жизнью дела- новластія и самодержавія, установившій прина романъ или драму?...

цевыгоду своего положенія въ избранной сованъ еще бояринъ Русалка. для своего романа эпохф, и потому герой Самая лучшая сторона въ романф-истоего романа-нъмецъ. Не будемъ пересказы- рическая, а самое лучшее лицо-Іоаннъ III. вать содержанія, тімь боліве, что оно, мы Душа отдыхаеть и оживаеть, когда выхоувърены, всякому извъстно. Дъйствіе рома- дить на сцену этоть могучій человъкъ, съ на не только двоится—троится даже. Оно его геніальной мыслью, его желізнымь ханачинается съ темницы внука Іоанна, не- рактеромъ, непреклонной волей, электричесчастнаго Лимитрія, который къ роману ни- скимъ взоромъ, отъ котораго слабонервныя сколько не относится. Впрочемъ это одна женщины падали въ обморокъ... Въ немъ только глава. Потомъ дъйствіе происходить мы снова увидьли сильный таланть Лажечвъ Богеміи, оттуда идеть въ Италію, чтобы никова. Онъ глубоко, верно поняль идею снова возвратиться въ Богемію Для сущно- Іоанна и в'трно очертиль его характерь. сти романа оно тянется слишкомъ долго и Кромъ того описанія пріема пословъ, казлицо совершенно безцвътное, безхарактер- ставляють одну изъ блестящихъ сторонъ ное. Авторъ говоритъ намъ, что Антонъ новаго романа. Поэтическихъ мѣстъ много; Эренштейнъ любилъ науку, былъ прекра- интересъ вездѣ поддержанъ. Не понимаемъ, автору на слово. Онъ влюбляется въ Ана- Москвѣ... стасію, дочь боярина Образца, а она влюбзать, навязаны какимъ-то именамъ безъ нимъ ребенкомъ...

лворный этикеть, сокрушившій представи- шія изъ нихъ-силуэты, а не портреты. телей издыхавшаго удёльничества и поста- Знаменитый Аристотель Фіоравенте, архивившій власть царскую наравнъ съ волей текторъ, розмыслъ, литейщикъ и каменщикъ Вожіей... Вотъ Іоаннъ IV, этотъ Петръ I, Іоанна III, говоритъ какъ художникъ; но не во-время явившійся и грозно доканчи- ему какъ-то не вфрится, въ его словахъ вавшій идею своего великаго дела... Вотъ видишь самого автора, а не лицо романа. добрый Өедөръ I, отшельникъ и постникъ Сынъ его, Андрюша, что то такое, чего нена престоль... Вотъ хитрый, ловкій Году- возможно ни вообразить себь при чтеніи, ни новъ, жертва неудачной попытки попасть вспомнить после чтенія романа. Коли ховъ великіе... Вотъ удалецъ Димитрій... Вотъ тите, каждое изъ этихъ лицъ не противо-Шуйскій, низкій на престоль, гордый въ рычить самому себь, т. е. говорить одно и паленін... И чёмъ дальше, тёмъ жизнь ки- то же, въ словахъ не путается, да только пить больше и больше, характеры толият- все и ограничивается у нихъ одними слося-и наконець, много ли было у Петра вами. Изълицъ лучшіе бояринъ Образець тней, изъ которыхъ каждаго не хватило бы и сынъ его, Хабаръ, особенно первый, съ его патріархальностью, чистой жизнью и Лажечниковъ, кажется, самъ чувствовалъ ненавистью къ немцамъ. Очень удачно обри-

медленно и вообще роману, кром'в обшир- ней, политических воперацій Іоанна, разности, ничего не придаетъ. Герой романа -- ныхъ русскихъ обычаевъ того времени сосенъ, храбръ, уменъ, великодушенъ, но для чего авторъ опять повелъ своихъ чисами мы ничего этого не видимъ и въримъ тателей въ Богемію; романъ кончился въ

Заключая нашъ разборъ увѣреніемъ, что ляется въ него, и любовь эта возбуждаеть новый романъ Лажечникова есть болье, невъ читатель слишкомъ слабое участіе. Если жели пріятный подарокъ для публики, обрахотите - она описана очень, даже слишкомъ тимся къ предмету, чуждому поэзіи и самоподробно, но въ этомъ описаніи н'ять этихъ му прозаическому. Мы хотимъ сказать слова рѣзкихъ типическихъ чертъ, которыя, пови- два о новомъ, небываломъ и до чрезвычайдимому ничего не показывая, все дають нести странномъ правописаніи автора «Бавидёть, и еще такъ, что, посмотревнии на сурмана». Положимъ, что окончаніе приланихъ разъ, никогда не забудещь. Конечно гательныхъ на «ова» и «ева», вмъсто «аго» туть есть черты, очень върно схваченныя. и «яго», и «его», имъеть свое основание, и Напримъръ: влюбленная Анастасія думаетъ, даже, когда къ этому привыкнутъ, можетъ что басурманъ сглазиль, околдоваль ее, и быть принято всеми; что же каслется до ръшается идти къ нему просить его, чтобы «можетбыть», «можетстаться», «какскоро» онъ сжалился надъ нею - отворожилъ ее отъ и тому подобныхъ-то мы не знаемъ, что и себя. Черта прекрасная—безспорно; но вёдь сказать объ этомъ. Будь это принято всёми, эта черта народная, общая, а въ поэзіи тогда сбудется сказка о старухі, которая, требуется, чтобы общія народныя черты замітивь, что ея госпожа, колдунья, молопроявлялись въ частныхъ лицахъ, индиви- дветь отъ какого-то элексира, такъ несораздахъ, а не были привязаны или, дучше ска- мфрно хватила его, что сдълалась семилфт-

лицъ. Вообще надо признаться, что всѣ Съ нетерпѣніемъ ожидаемъ «Колдуна на почти лица въ новомъ романѣ Лажечнико- Сухаревой башнѣ»: въ этомъ романѣ авторъ ва какъ-то безцвътны, такъ что самыя луч- снова будеть въ своей сферъ и напомнитъ

напомнить отъ лица публики даровитому и пр. 75-й-про чудесную смерть С\*\*\*вой и про ся только при объщаніяхъ!

намъ имъ «Новика» и «Леляной Ломъ», сердие ея, выставленное въ церкви на золо-Кстати о напоминаніи: пользуемся случаемъ томъ блюдь подъ стекляннымъ колпакомъ,

автору, что за нимъ есть должокъ—и очень Не легко отказаться отъ такихъ объща-большой: на 74 стр. IV части «Ледяного ній, и кому же будеть писать, если писате-Лома» онъ объщалъ разсказать исторію Ли- ли съ такимъ талантомъ, какъ авторъ «Нонара и мужа Анны Леопольдовны, а на вика» и «Ледяного Дома», будуть оставать-

## ОЧЕРКИ БОРОДИНСКАГО СРАЖЕНІЯ.

Соч. Ө. Глинки. Москва. 1839.

взаимныя нужды, заставившія ихъ взаимны- уловить черты, разділяющей ихъ. ми уступками для обоюдной выгоды огра- Много было теорій о происхожденіи полисемейства, безсознательно чувствуя своюну- пользу, доказавъ безполезность и нелѣпость

Народь не есть отвлеченное понятіе: на- жду въ нихъ, хоть и отвращаясь лозы и влародъ есть живая особность, духовная орга- сти ихъ, а между твмъ оно все-таки не понизація, которой разнообразныя жизненныя мнить, какъ это сдёлалось, что оно стало члеотправленія служать къ единой цели. Народъ номъ своего семейства, а чрезъ него и члеесть личность, какъ отдельный человекъ. Ка- номъ своего государства. Другіе намъ скакимъ образомъ люди стали народами, част- жуть — и это будетъ еще справедливве — что ныя индивидуальности слидись въ общія мас- исходнымъ пунктомъ соединенія людей въ сы и, такъ сказать, исчезли въ нихъ?.. Воть общество было безсознательное влечение чеодинь изьтехь вопросовь, решение которыхь довека къ человеку, врожденное ему отъ не подлежить ни историческим в разысканіямь, природы, а взаимная нужда другь въ другь ни изследованіямъ разсудка, опирающимся только укрепила и довершила его соединена опыть. Спросите человька, какъ онъ явил- ніе. Прекрасно, но въдь и младенецъ, прежся на світь: можеть ли онь вамь отвітить де нежели онь почувствоваль нужду въсвоей на этоть вопросъ? Онъ существоваль еще во матери или нянькъ, влекся къ нимъ безсозначревь своей матери, но не зная о своемь су- тельнымь чувствомь, а между тымь, ставши ществовании онъ существовалъ еще безсмы- полнымъ человъкомъ, онъ все таки не посленнымъ и безсловеснымъ ребенкомъ, но не мнитъ, какъ это сдёлалось, и даже не помнитъ зная о своемъ существованія; онъ даже не черты, разділяющей конецъ его безсознапомниль своего младенчества, когда уже тельности съ началомъ его сознательности. языкъ его лецеталь несвязныя річи, а юная Очевидно, что народъ родится безсознательдуша принимада уже разнообразныя впеча- но, проходить всв возрасты человвка, т. е. тльнія бытія; онъ едва-едва помнить себя сперва бываеть зародышемь или возможнодаже выходящимь изъ младенчества, уже стью, изъкоторой, какърастеніе изъ сімени, развивающимся своими духовными способ- организируется младенецъ, лел вемый матерьюностями; его сознательное существование на- природою, изъ младенца дълается отрокомъ чинается съ черты, разграничивающей от- и наконецъ доживаетъ до того момента своего рочество и юношество. Воть почему каждый существованія, съ котораго начинаеть говочеловъкъ всегда начинаетъ свою исторію сло- рить: «съ тъхъ поръ, какъ я началъ себя вами: «съ тъхъ поръ, какъ я началъ себя помнить». Вотъ почему начало или, лучше помнить», и вотъ почему самая эпоха его сказать, зачатіе всъхъ народовъ рашительно сознанія еще такъ неопределенна, предста- ускользаеть отъ взоровъ исторіи, и всё усивляя собой какой-то утренній полусумракь, лія разсудочныхь мыслителей схватить его и только въ період'я юношества дівлается яс- остаются тщетными; воть почему въ исторіп нымъ п свътлымъ утромъ. Такъ точно и на- каждаго народа есть періодъ баснословный, родъ не въ состояніи отвечать самому себе и полубаснословный, или доисторическій, или на вопросъ: откуда онъ произошель, какъ полуисторическій, который такъ незамѣтно онъ явился? Намъ скажуть, что людей свели сливается съ историческимъ, что невозможно

ничить свою свободу и принять обществен- тическихъ обществъ, особенно много ихъ ную форму. Прекрасно, но въды и дитя не было у французовъ, въ ихъ «философско иъ» бъжить оть своихъ родителей, отъ своего XVIII въкъ. Эти теоріи принесли великую

стремленія объяснить опытомъ неподлежащее учиваться языку другого народа. Н'єть, языкъ опыту, сдёлать яснымъ разсудку недоступ- былъ данъ человеку, какъ откровение, а не ное для разсудка. Такимъ же точно образомъ найденъ имъ, какъ изобретение. Если челосилялись объяснить происхождение языка, въкъ явился въ мірѣ существомъ разумнымъ. ('ознавъ, что слово основано на непрелож- то необходимо и словеснымъ, потому что слоных законах разума, заключили изъ этого, во есть разумъ въ явленіи. Человекъ влачто явленіе слова было результатомъ созна- діль словомъ еще прежде, нежели узналь, нія его законовъ, т. е. что оно было сочине- что онъ владетъ словомъ: точно также литя но, прилумано, изобрътено, какъ напр. паро- говоритъ правильно, грамматически, еще и выя манины сочинены, придуманы и изобрт- не зная грамматики, следовательно еще не тены вследствие сознания силы паровъ. Не- зная, что оно говоритъ правильно грамматилвная мысль была распространена до того, чески. Слово человвческое есть одно изътвувчто стали хлопотать о сочинении или учре- явлений действительности, которыя въ самихъ жденій универсальнаго языка, въ которомъ себъ скрывають причину своего явленія, кобыли бы всё свойства, составляющія особ- торыя органически возникають и развиваютность каждаго языка отлёдьно, и который ся изъ себя и вит себя не имтють причины поэтому замениль бы все языки и быль бы и которыхь рождение есть поэтому тайна. общимъ ученымъ языкомъ. Разумвется, это Лействительность, какъ явившійся, отелесивпредпріятіе кончилось тімъ же, чімъ кончи- шійся разумъ, всегда предшествуєть созналось строеніе вавилонскаго столба: не оста- нію, потому что прежде, нежели сознавать, лось даже и обломковъ гордаго зданія, имів- надо иміть предметь для сознанія. Воть пошаго цёлью соединить небо съ землей. Кро чему естествознаніе, или ученіе о природе, мь того силились найти первобытный чело- явилось гораздо посль самой природы, грамвъческій языкъ и пустили въ ходъ сказку о матика - послъ языка, исторія - послъ пере-Псамметихъ, прибъгнувшемъ къ странному житой народами жизни. Все что ни естьспособу для разрышенія этого неразрышима- есть или являющійся разумь (разумь въ явлего вопроса и допытавшагося черезъ него, что ніи), или сознающій разумъ (разумъ въ сопервобытный языкъ быль фригійскій. По- знаніи). Дёло сознающаго разума—сознавать томъ основали образование языка изъ междо- дъйствительность, а не творить ее, и потому метій и почитали себя въ состояніи ясно, разумъ пишеть грамматику, а не сочиняеть опредвлительно показать весь историческій языка, пишеть трактать объ организаціи ходъ развитія языка, какъ собранія услов- общества, а не создаеть общества. Какъ неныхъ знаковъ для выраженія понятій. Оста- возможно сочинить языка, такъ невозможно новите ваше внимание на эпитеть «условный», и устроить гражданскаго общества, которое и вы поймете причину этого заблужденія! устроится само собой, безъ сознанія и в'єдо-Всякое условіе бываеть сознательно и есть ма людей, изъ которыхъ оно слагается. Всязаранве предположенное намврение, предпо- кое явление двиствительности, изъ самого ложенная цёль и наконецъ договоръ. Чело- себя возникшее, рождается и развивается въкъ почувствовалъ необходимость сообщить органически; всякое изобрътение дълается месвои мысли подобнымъ себъ; вотъ и давай ханически. Первое есть вдохновенный поусловливаться лошадь называть лошадью, со-рывъ духа осуществиться въ действительбаку-собакой, и такъ дале. Прекрасно, но ности; второе есть разсчеть разсудка, осноразвѣ въ целомъ обществъ людей только од- ванный на соображении вероятностей. Маному предоставлено было право предлагать теріалисты XVIII века хотёли объяснить условія, а всёмъ прочимъ только принимать происхожденіе міра механическимъ сцёплеихъ, да кланяться, приговаривая: «такъ-съ, ніемъ атомовъ, механическимъ процессомъ батюшка, такъ--слушаемъ-съ: это лошадь, а взаимнодвйствія тяжести и выходящихъ изъ это собака»? И какъ одинъ человъкъ могъ ея математическихъ законовъ стремленій; но согласить многихъ? а если многіе вздумали это объясненіе только затемнило сущность соглашать многихъ, то какъ же они успали дала, потому что, отличаясь внашней ясносогласиться? Кром'в того, какъ бы это ни стью, отличалось внутреннимъ мракомъ. И вышло, черезъ одного или многихъ, но если какъ же тутъ быть свъту, а не мраку, когда эти «условія» не им'єли причины въ самихъ они въ мірозданіи вид'єли только какіе-то себъ, т. е. не основывались на непреложной блоки, веревки, гвозди и клей, а не горячую внутренней необходимости, то они были слу- кровь и полные электричества нервы, -- мертчайны, а следовательно и безсмысленны; но вый скелеть, а не живой организмъ, какъ мы знаемъ, что каждый языкъ, отдъльно взя- выраженіе движущагося въ немъ духа жизтый, основань на непреложных законахь, ни? Автомать делается механически, и пои что вев языки, не смотря на ихъ разли- тому онъ трупъ безъ жизни; организмъ чечіе, основаны на однихъ и тъхъ же начадахъ, ловька развивается динамически, и потому

почему человъкъ одного народа и можетъ вы- въ немъ въетъ, движется духъ жизни. Въ

зародышь, изъ котораго рождается человькь, нистовь, втечение времени самого себя развивающійся въ опреділен- ствіе вліянія климата и страны на духъ. и становится деревомъ. То и другое тре- та, хотя и писанныхъ на одномъ языкъ.сферы возможности переходящая въ сферу мой Англіи. дъйствительности, изъ небытія осуществляю- Исходный пункть жизни каждаго народа

заключень духь жизни, самольятельно, изъ изъ англичань какъ бы особое племя вслетныя формы, во чревъ матери, какъ разви- племя, отличавшееся отъ жителей Великовается динамически, т. е. собственной само- британіи, какь отличаются романы геніальлъятельностью, зерно, положенное въ землю, наго Купера отъромановъ геніальнаго Скотбуютъ для своего развитія вившняго веще- то нікоторымъ образомъ и образовался какъ ства-питанія; но это вившиее перерабаты- бы особый народь, которому уже не мулревають и претворяють въ свою собственность, но было стать государствомъ. Ла и самый въ свои соки, кровь и плоть, и это внеш- процессъ перехода народа въ государство нее опять развивають изъ себя: такъ точно совершился не механически, не условно, а происходить и народь. Его духовная орга- зарождался, зрель и обнаружился историченизація параллельна тілесной организацій ски, такъ что причины его палеко скрывамладенца и дерева, примъры которыхъ мы ются во времени, и псторію Съверо-Америнарочно привели. Сущность жизни въ зернъ канскихъ штатовъ должно начинать съ эпо жизни, а это зерно-божественная идея, изъ хи религіозно-политической реформы въ са-

шаяся въ бытіе, по глаголу священнаго пи- скрывается въ географическихъ, этнографисанія: Богь создаль мірь сей изъ ничего... ческихь, геологическихь и климатическихь Начиная отъ временъ, о которыхъ мы условіяхъ. Когда человѣкъ выходитъ изъ знаемъ только изъ исторіи, до нашего вре- своего естественнаго состоянія, онъ начимени не было и нътъ ни одного народа, со- наетъ борьбу съ прпродой, покоряетъ ее сеставившагося и образовавшагося по взаим- от и даже изминяеть могуществоми своей ному и сознательному условію изв'єстнаго разумности; но до т'яхь поръ онъ-ея рабъ. числа людей, изъявившихъ желаніе войти въ Мощно действують на него ея впечатленія. его составъ, или по мысли одного какого-ни- и его темпераментъ имфетъ кровное сродбудь хотя бы геніальнаго человіка. Намъ ство съ материкомъ, на которомъ онъ роможеть быть укажуть на Свверо-Американ- дился, съ небомь, подъ которымь онъ родился, скіе штаты—на этоть народь безь имени и а его характерь есть результать его темпеназванія, на этого сына безъ отца, потомка рамента. Законъ родства крови и плоти есть безъ предковъ, на это политическое общество, законъ самого духа!.. Сначала всякое челокакъ будто искусственно явившееся, меха- въческое общество существуетъ какъ племя, нически соединенное изъ разнородныхъ на- потомъ-какъ народъ; немного племенъ изчаль? Мы ответимь, что все это только ка- вестно исторіи: состояніе человеческаго обжется такимъ для поверхностнаго взгляда, щества, какъ племени, есть первый и самый но совсемь не таково на самомъ деле. Во- естественный моменть его существования, первыхъ Съверо-Американские штаты яви- это какъ будто развътвившиеся отпрыски едились по условію только государствомъ, а не наго ствола, какъ будто размножившіеся членародомъ; между же государствомъ и наро- ны единаго семейства, давно потерявшаго домъ большая разница: народъ можетъ не память о своемъ прародитель, уже не только быть государствомъ, но государство не мо- родные, но двоюродные, троюродные и такъ жеть не быть народомъ; народъ можеть сдь- далье, составляющие отдьльные круги семейлаться государствомъ, но государство не мо- ства. Племена не имфють не только закожеть сделаться народомъ, потому что оно новъ, даже обычаевъ, освященныхъ времебыло народомъ прежде еще, чтить сдтлалось немъ, но живутъ какъ бы руководимыя кагосударствомъ. Большая и главная часть на- кимъ-то инстинктомъ. Имъ нужна пища — и родонаселенія Сѣверо-Американскихъ шта- у нихъ есть стрѣла и лукъ или сѣть для товъ-природные англичане: господствую- рыбъ: вотъ всв ихъ потребности и всв точки шій языкъ-англійскій; направленіе въ ре- соприкосновенія между ними. Но вотъ плелигіи, политикъ и гражданскомъ устройствъ мя сталкивается съ другимъ племенемъ и, явно отзывается британизмомъ. Следователь- какъ всякой естественной индивидуальности но Сѣверо-Американскіе штаты не безъ род- другая индивидуальность враждебна, между пи, не безъ предковъ, не безъ отца и мате- ними начинается кровавая борьба; каждое ри. Сначала они были англійскими колонія- племя плотніве соединяется, родственніве ми, следовательно имели уже готовыми все сжимается, яснее сознаеть свою индивидуальматеріалы для государственной жизни: обра- ную особенность; рождаются понятія о слазованный языкъ събогатой литературой, ре- въ и безславін, о геройств'я и малодушіи. лигіей, въ высшей степени развитую граж- о ненависти ко враждебному племени, какъ данственность и т. п. Такъ какъ изъ коло- священномъ долгъ; являются военачальники

и некоторая полчиненность. Но этимъ все и разумная форма. Только ставши членомъ оканчивается, потому что только столкно- государства, человъкъ перестаетъ быть равеніе съ народомъ или государствомъ можеть бомъ природы, но дъдается ея повелителемъ. быть причиною развитія племени въ народъ и только какъ членъ государства является и государство, или чрезъ подпадение подъ онъ существомъ истинно разумнымъ. Плевласть его и исчезновение въ немъ, или чрезъ мена близки къ животнымъ, и потому миперенятіе его идей. И потому у племенъ нута, когда узнаеть о ихъ существованіи власть военачальника бледна, безцвётна и государство, есть минута ихъ истребленія. неопределенна, неутверждена и не освяще- порабощения и перерождения въ новомъ и на никакой идеей, не имъетъ даже силы пре- чуждомъ имъ духъ, въ новыхъ и чуждыхъ данія (traditio), не только закона; жречество имъ формахъ. основано на мистическомъ страхѣ непонят- Всякая разумность, чтобъ сдѣлаться разнаго ихъ уму, и потому пугающагося его, умностью, должна явиться сперва какъ и разви еще на никоторых врожденных че- естественность, какъ непосредственное отловеку слабыхъ и неопределенныхъ идеяхъ кровеніе. Всякая разумность священна, т. е. о божествъ. Въ такомъ видъ представляются имъетъ свою мистическую, таинственную вамъ всё дикія племена Европы, Азін и Аф- сторону, и причина этой таинственности рики и наконецъ дикія племена цёлыхъ ча- скрывается опять въ близости къ источнику стей света -- Америки и Океаніи. Это какія - всего сущаго, къ божественной идев, перто инфузоріи политическихъ обществъ, без- воначально осуществляющейся во всеобщей сильныя принять определенную и единствен- родовой матеріи, въ сущномъ (субстанно разумную форму человъческаго общества ціальномъ) началь. Какая глубина мысли и причиной этого: низшая, въ сравнени съ на- сыра земля»! Въ самомъ лълъ, она мать шей организаціей, изолированность отъ обра- намъ, наша родная мать, ибо она есть перзованнаго міра, недавность ихъ происхожде- воначальная, первосущная форма духа, хранія и близость къ природь или какія-янбудь нительница всьхъ силь, всей сушности (субчисто внѣшнія, случайныя причины, или все станціи) творящей природы! Изъ ея матеэто вмёств взятое; но только можно съ въ- ринскаго лона вышелъ человекъ, и въ еи роятностью заключать, что всв изъ из-материнскихъ недрахъ покоится онь на вечствованіе съ состоянія племени, -- состоянія, по духу; но это духовное родство сперва которое, какъ безсознательное, не могли проявляется въ нихъ какъ родство крови помнить, а следовательно и забыть. Въ и плоти, и духовное родство потому и свято, менъ, застали два народа -- мексиканскій и также, потому же самому и государство перуанскій, изъ приміра которыхъ можно есть разумное, а потому и священное явлевидыть, какъ общество переходить во вто- ніе, что его начало скрывается въ естерой свой моменть-изъ племени делается ственно-семейственномъ родства людей, пенародомъ. У народа уже начинается исто- решедшемъ потомъ въ родство племенное, а рія, которой нать у племени, хотя эта исто- наконець въ народное. Какъ въ отдальныхъ рія еще только преданіе, изъ усть въ уста, семействахъ мы замвчаемъ часто сходство отъ поколенія къ поколенію переходящее, черть лица, голоса, манеры говорить и дей-

форму государственную. Что бы ни было какая ноэзія въ русскомъ выраженіи «мать въстныхъ намъ государствъ, бывшихъ и ность! Точно таково же и родство людей нын ваходящихся, начали свое суще- между собой: всь люди родня другь другу Америкъ испанцы, кромъ множества пле- что выходить изъ кровно-илотскаго. Точно У народа уже есть зародыши всёхъ формъ ствовать, словомъ—сходство характера, духа, государственной жизни: утвержденная вер- даже при несходствъ направленій, - такъ п ховная власть, іерархія чиновъ, раздёленіе всякій народъ отличается единствомъ язына сословія, и пр.; но только все это еще ка, а слідовательно и характера мысли, какъ преданіе, какъ обычай, освященный взгляда на вещи и способа понимать ихъ временемъ, какъ безсознательно-существую- (потому что языкъ есть осуществившееся, ній факть, а не какъ что инбудь выгово- явившееся понятіе), единствомъ религіи, ренное, какъ законъ, и утвержденное закон- образа правленія, родовымъ сходствомъ въ ною формою. Народъ тогда только делает- образе внешней жизни, наконецъ семейся государствомъ, когда законность, освя- ственнымъ сходствомъ физіономія составляющенная временемъ и отъ времени получив- щихъ его индивидуумовъ, такъ что трудно шая свою силу, пріобретаетъ формальность, не узнать по одному лицу англичанина, народная жизнь получаеть определенныя, француза, нёмца, итальянца, татарина и выговоренныя или на письм'в утвержден- т. д. Это сходство, это единство, это родныя формы, и эти формы переходять въ ство священны, потому что основание ихъ законъ. Государство есть высшій моменть плоть и кровь, какъ первосущныя (субстанобщественной жизни и ея высшая и единая ціальныя) формы духа. И вотъ почему космополить есть какое-то ложное, двух- себф своей причины и необходимости, но смысленное, странное и непонятное явле- выростають какъ грибы послъ дождя, но ніе, какой-то блупный, туманчый призракъ, только безъ почвы и корней, а на воздуху, а не яркая и живая действительность; воть для такихъ головь неть ничего проше и почему напримъръ русскій, случайно про- удовлетворительнѣе такого объясненія; но ведшій въ Парижѣ свое младенчество и въ для людей, духовному ясновидѣнію коточуждой его родной сущности (субстанцін) рыхъ открыта глубина я внутренняя сущстрань принявшій первыя живыя впечатль- ность вещей, не можеть быть ничего нельшье. нія бытія, представляєть изъ себя какого- смішніве и безсмысленніве. Все, что не иміто амфибія, уролливаго и отвратительнаго, етъ причины въ самомъ себъ и является какъ всъ амфибін; воть почему человькъ, изъ какого-то чуждаго ему «внь», а не «издля котораго ubi bene, ibi patria, есть су- внутри» самого себя, все такое лишено щество безиравственное и бездущное, недо- разумности а следовательно и характера стойное называться священнымъ именемъ священности. Коренныя государственныя никъ своему отечеству, предатель своей ро- суть основныя идеи не какого нибудь издрагается человъческое сердце, отъ котораго еще потому, что они, перешедши въ явле-

абстрактныхъ головъ, въ глазахъ которыхъ ную истину. идеи и явленія не заключають въ самихъ Азія есть колыбель челов'вческаго рода —

человека; вотъ почему наконецъ измен- постановленія священны потому, что они лины есть злодьй, при видь котораго со- въстнаго народа, но каждаго народа, и съ омерзениемъ отвращается человъчество, нія, ставши фактомъ, діалектически развии который, если только онъ не идіотъ (не вались въ историческомъ движеніи, такъ что въ риторическомъ, а въ физіологическомъ самыя ихъ изманенія суть моменты ихъ же смысль этого слова), скитается по земль, по- собственной идеп. И потому коренныя подобно Капну, съ печатью проклятія на чель становленія не бывають закономь, изречени ненавистью къ собственному существова- нымъ отъ человька, но являются, такъ сканію!... Еслибы общественныя узы были не зать, довременно и только выговариваются плоть и кровь, а только взаимный договорь и сознаются человъкомъ. Равнымъ образомъ для общихъ выгодъ, тогда въ иде в государ- коренныя постановленія государства никогда ства не было бы ничего священнаго, и пре- не измѣняются въ смыслѣ замѣны однихъ дательство отечества было бы проступкомъ другими, но изманяются въ смысла расшипротивъ чести и морали (Moralität), а ренія или ограниченія, сообразно съ врене преступленіемъ противъ нравственности менными требованіями исторической жизни (Sittlichkeit); промънять свое отечество на народа. Измъненіе это всегда чувствуется другое было бы не несчастіемъ, а простымъ въ государственномъ тёлё какъ сотрясеніе разсчетомъ перемѣны хорошаго на лучшее. и часто сопровождается судорожными по-Какъ не можемъ мы представить себь че- трясеніями цьлаго состава, ибо мысль, чтобы ловека, вдругъ и Богъ весть откуда явив- осуществиться, должна перейти въ дело, въ шагося полнымъ, возмужалымъ и разум- фактъ, въ явленіе; а всякое явленіе совернымъ челов комъ, такъ не можетъ себв шается какъ бы въ плоти и крови. Такъ представить и общества, вдругъ возникшаго напр, реформа, произведениая въ жизни по условному договору извъстнаго числа Россіи Петромъ Великимъ, совершалась въ индивидуумовъ. Какъ священно существо борьбв и потрясеніяхъ всего государственчеловъка, потому что его рождение и разви- наго организма, но потому-то она такъ тіе есть тайна дли него самого, такъ свя- крѣпко и утвердилась и перешла вь законъ, щенно и существование общества, потому и чамъ болае продетить столатий отъ этого что его начало и развитие есть тайна. Чтобы события, тамъ большую законность и свяполнфе и яснфе выразить нашу мысль— щенность будеть пріобратать дело Петра. укажемъ на самое важитищее и самое свя- Мы хотимъ этимъ сказать, что сила въкощеннъйшее явление общественной жизни вого предания и священная таниственность Спросите какого-нибудь французскаго го- всего, теряющагося въ довременности, имфворуна, какого-нибудь либеральнаго абба- ють глубокое значение и только одн'в освятика француза: откуда и какъ произошла щають явленія, какъ свидітельство, что эти царская власть? - и онъ непремённо ска явленія - непосредственное откровеніе, а не жеть вамь, что это сделалось следующимь человеческія выдумки. Человеческіе уставы простымъ образомъ: «когда люди лишилнсь могуть быть полезны, а не священны; только своей естественной невинности, стали злы непосредственно Богомъ явленное священи развратны, то увидели себя въ горькой но. Нетъ власти, которая бы не была отъ необходимости выбрать изъ среды себя че- Бога, но всякая власть отъ Бога — говоловека и вручить ему неограниченную власть рить св. писаніе, и эти слова заключанадъ собою». Для поверхностнаго взгляда ютъ въ себв глубокую мысль и непрелож-

его отечество: въ ней начало всехъ верова- ной и неприкосновенной. Человечество не ній всьхъ человъческихъ обществъ; въ ней помнитъ, когда преклонило оно кольни пеначало всего довременнаго, всего непосред- редъ царской властью, потому что эта власть ственно явившагося. И св. писаніе, и исто- была не его установленіемъ, но установлерія и даже сама современность указывають ніемь Божіимь, не въ изв'єстное и опред'ьнамъ на Азію, какъ на страну патріархаль- ленное время совершившимся, но отъ въка ности. Китай—эта едва ли не первобытнъй- въ божественной мысли пребывавщимъ. Пошая политическая форма общества, и по сю этому царь есть нам'естникъ Божій, а царская пору есть государство по преимуществу на- власть, замыкающая въ себъ всъ частныя тріархальное. Вст мусульманскія государства воли, есть преобразованіе единодержавія втуносять въ своемъ основномъ построеніи пе- наго и довременнаго разума. чать превней патріархальности. Аравія и тенерь еще представляеть собою первобытный въ таинствъ помазанія совершается непотипъ племенъ, управляемыхъ патріархами. средственная передача власти царю отъ Бога, Св. писаніе говорить намь о первыхъпатрі- и «Сердце Царево въ руц'я Божіей», и какъ архахъ, какъ о царяхъ людей, жившихъ въ говоритъ Шекспировъ Ричардъ И: законъ естественномъ. Что такое былъ Іаковъ. переселившійся въ Египеть, какъ не отецъ семейства, до того размножившагося, что маститый старецъ сдёлался и отцомъ, и прапраледомъ вместе, такъ что для своихъ праправнуковъ, по закону колфинаго отдаленія, казался столько же правителемъ, царемъ, заніе идти, монархъ не оглядывается назадъ, сколько родственникомъ и родоначальникомъ? чтобы удостовфриться, исполняется ли его Отсюда ясно, что мистическая и священная приказаніе; воть почему его слово-законь, идея отца-родоначальника была живымъ маніе руки его - новельніе, взглядъ очей-источникомъ истекшей изъ нея иден царя. гроза или милость. Онъ творить, какъ «власть Только безсловесныя животныя живуть безъ имфющій» (Ев. отъ Мате. гл. VII, ст. 29), и властей; но человъкъ даже въ своемъ есте- власть его не отъ него, но свыше. Вотъ поственномъ состоянін, даже еще не развра- чему, когда сліпое своеволіе воздвигаетъ тившись, не сделавшись злымъ, признаваль бури мятежа, онъ съ безтрепетнымъ грознымъ власть и жиль въ разумныхъ формахъ пове- челомъ является одинъ и безоружный и въ лительства и подчиненности, задолго до того, комнатѣ Шакловитаго, и на площади, усыкакъ созналъ ихъ значеніе, или ихъ нужду; панной мятежными толпами, которыхъ и сачувство, вмѣсгѣ съ нимъ родившееся, ска- мый страхъ оружія и смерти былъ безсизало ему, что отецъ выше сына, и что сынъ денъ привести къ повиновенію, -- является и, долженъ повиноваться, следовательно при- вместо увещаній и просьбъ, однимъ словомъ знавать власть отца. Вотъ почему во всёхъ властительныхъ устъ, однимъ мановеніемъ племенахъ родоначальничество есть первый державной руки повергаетъ передъ собою во моменть общественнаго сознанія, а право пер- прахъ сонмище губителей, оцібпенівшихъ отъ вородства – самее священное право. Законы одного его появленія: ибо онъ творить, «какъ человъчества вездъ одни и тъ же, потому что власть имъющій»... Превосходно у Шексиира они законы разума, а разумъ одинъ, какъ то мъсто въ «Ричардъ II», гдъ отложившійодинъ Богъ: американскіе дикари, по зако- ся отъ короля герцогъ іоркскій, увидѣвъ Ринамъ въжливости, всякаго старшаго себя на- чарда, осажденнаго и почти побъжденнаго зывають «своимъ отцомъ», а равнаго себѣ безъ надежды на возстаніе, увидѣвъ его воспо льтамь-«своимь оратомь». Нельзя выве- ходящимь на ствну замка, въ гордомь сости изъ опыта, какимъ образомъ изъ отече- знаніи его царственнаго величія, возмущаетской власти явилась царская власть, отець ся духомь въ сознания виновной совъсти и сталь царемь; но въ умозрѣніи это очень по- восклицаеть: нятно. Исторія не можеть показать картины развитія идеи отца въ идею царя, исторія не помнить этого, потому что это явление довременное. Но темъ иснее, что кто внушилъ челов вку чувство мистического, религіозного уваженія къ виновнику дней своихъ, освятиль сань и звание отца, тоть освятиль сань и званіе царя, превознесь его главу превыше всъхъ смертныхъ и земную участь его поставиль вив зависимости отъ случайной воли людской, сделавъ личность его священ- чена въ этомъ невольномъ изліяніи, въ этой

Достоинство монарха есть священство, и

Елей съ помазаннаго короля Не могутъ смыть всв воды океана! Дыханіе земныхъ людей не можетъ Съ избраннаго намъстника Творца Снять санъ его!

Вотъ почему, отдавая подданному прика-

Смотрите! о, смотрите! самъ король Ричардъ, Какъ негодующее солнде всходитъ, Багровое на огненномъ востока прагъ, Замътивъ, что завистливыя облака Стремятся потемнить его сіянье И запятнать собою лучезарный путь Къстранъ заката. Но опъсмотритъ какъкороль; Смотрите: очи какъ орла сверкаютъ И въ нихъ могучее величество горитъ! О, Боже! ихъ ли горе потемнитъ!

Какая безконечная глубина мысли заклю-

роля къ вассалу:

Мы удивляемся: стоять такъ долго И ожидать, чтобъ въ страхъ преклонились Твоп кольни, потому что мы себя Твоимъ законнымъ королемъ считаемъ! И если такъ: какъ смѣють твои члены Забыть предъ нами подданнаго долгъ? Когда же не король я, покажи Насъ развънчавшую десницу Бога! Мы знаемъ, что рука изъ крови и костей Не можеть захватить священный скипетръ, Не святотатствуя и не воруя. И думаень ли ты, что всѣ британцы, Какъ ты, отъ насъ сердцами отвратились, Что мы и безъ друзей, и безъ защиты?.. То знай: Господь мой, всемогущій Богь, За облаками держить ополченье язвы Въ защиту намъ; она убъетъ дътей, Невышелшихъ еще на свъть отъ тъхъ, Кто на главу мою вассала руку Дерзнеть занесть и вздумаеть грозить Сіянью драгоціннаго вінца! Скажи же Болингброку (кажется онъ тамъ), Что каждый шагь его на нашей почвъ-Опасная измѣна. Онъ пришелъ Сломать печать на пурпурномъ завътъ Кровавыхъ войнъ. Но прежде, чемъ корона, Къ которой онъ стремится, на его челъ Возляжеть мирно, десять тысячь разъ Кровавое чело сыновъ заставить Лить слезы матерей, обезобразить Ликъ Англін цвътущей, превратить Цвътъ міра дъвственный и блёдный Въ багровое негодованье, оросить Луга Британіи ел же кровью!

разрывными узами духа и нравственнаго брачный союзъ съ принцессой

исповеди виновнаго вассала, такъ молніе- имеющую въ своемъ акте сознанія елиное я. носно и въ такихъ немногихъ словахъ выра- Отсюда ясно видно, какое великое значенје женной величайшимъ геніемъ, котораго все- имветь для ввиценоспевъ древность рода и зрящему оку доступна была сущность міро- происхожденія, теряющаяся въ непронивой жизни, ея основные законы! И сколько цаемости мистическаго мрака временъ и глубины и истины въ этомъ обращении ко- вачности. Царь долженъ родиться царемъ. и право рожденія есть его первійшее и священнъйшее право. Изъ милліоновъ людей онъ одинъ избранъ Богомъ, и милліоны не могуть ревновать его избранію, и добровольно преклоняють передъ нимъ колени, какъ нерелъ существомъ высшаго рода, и охотно повинуются ему, отказывая въ такомъ повиновеніи равнымъ себъ, ибо власть ихъ считаютъ случайной. Это-то, видно, и было причиной паденія всёхъ самозванцевъ и похитителей, хотя многіе изъ нахъ и были люди великаго ума, способностей и силы характера. Какъ снято съ самозванца царское имя, которымъ онъ осенился какъ правомъ, - и будь онъ геній, окажи народу великія заслуги, но уже ніть на немь багряницы, и обнаженный трупъ его лежить добычей небесныхъ птицъ... Другимъ образомъ, но тотъ же конецъ бываетъ и для похитителей. Благодаря своему геніальному инстинкту, свойственному всемь истинно великимъ людямъ, Наполеонъ глубоко чувствоваль эту истину. Раздаватель коронъ и скипетровъ, могущественнъйшій монархъ въ мірв, по свободному признанію целаго народа, великій геній, самъ создавшій себъ и тронъ, и свое колоссальное счастье, кажется, имфвийй полное право гордиться своимъ и царскимъ происхожденіемъ, онъ, Президентъ Сѣверо-Американскихъ шта- не смотря на все это, безпокоился и о своей товъ есть особа почтенная, но не священная: судьбѣ, и о судьбѣ своего рода; онъ поникакъ представитель общества по условію малъ, что для твердости и дъйствительности самого общества, онъ есть высшій чинов- его власти недостаточно и его геніальности. никъ его, на которомъ лежитъ большая и его подвиговъ, и помазанія католическимъ противъ другихъ отвътственность и кото- священникомъ, — и искаль, какъ своего спарый за то пользуется большимъ противъ дру- сенія, вступить въ бракъ съ женою царскаго гихъ жалованьемъ и почетомъ, а не царь, рода. И вотъ онъ разводится съ женой, кокоторый выше суда челов вческаго и съ ко-торую страстно дюбиль, которую короноваль торымь подданные связаны кровными, не какъ императрицу, и вступаеть въ новый закона. Личность президента есть призракь, царскаго рода, съ дщерью цесарей. Свътскіе дъйствительно одно званіе его, и потому мудрецы, люди, которые легко разсуждають тотъ или другой — все равно. Всябдствіе о тяжелыхъ предметахъ, которымъ достаэтого идея этого государства есть условный точно четверти часа, чтобы съ сигарой во символъ, безъ сущности и личности; тогда рту пересудить всёхъ и все, перестроить какъ въ монархіяхъ образъ государя есть міръ на свой дадъ, такіе дюди глубокомыличность государства, и подданный, служа сленно объявляють, что Наполеонъ этимъ монарху, служить своему государству. Имя союзомь унизиль величіе своего генія и, монарха для подданных веть слово мисти- увлекшись тщеславіемь, сдвлаль безразсудческое, таинственное, священное: оно за- ный поступокъ, роковую ошибку, которая и ставляеть магической силой заключенной погубила его. Нътъ! это была мысль гевъ немъ идеи признавать цёлый народъ ніальная, свойственная только великому какъ единаго человѣка и безконечное мно- человѣку, глубоко понимавшему законы разжество индивидуальных особностей сливаеть умной дёйствительности, глубоко постигавво единое тёло, въ единую живую душу, шему таинственную и сокровенную для обык-

Наполеона стоить всёхь его побёль и по- зерна... лвиговъ: онъ въ ней такъже ведикъ, какъ и знаніе, что этотъ бракъ набросить на него изъ людей, изъ которыхъ каждый человъкъ условіе действительности царственнаго до- себе, а обществу. Прежле всего всякій честоинства. Онъ понималъ, что если у него ловъкъ есть особность, есть личность, индибудеть сынь, то хотя бы этоть сынь, на- видуальность, которая есть исходный пункть следовавъ его престолъ, не наследовалъ и всехъ его действій и необходимое условіе слабаго отблеска его генія, словомъ, быль бы его действительности. Какъ особность, онъ самымъ обыкновеннымъ человъкомъ, и тогда стремится къ своему личному удовлетворенію; бы онъ тверже своего великаго отца сидълъ но лишь только сдёлаеть онъ шагъ къ этому на оставленномъ ему тронв, онъ - сынъ ве- удовлетворенію, какъ встрвчаеть себв преликаго отца и вѣнценосной матери. Что онъ пятствіе внв себя, гдѣ онъ видить множеслышаль въ восторженныхъ кликахъ своей ство существъ подобныхъ ему, такъ же, старой гвардіи? — любовь къ ея великому какъ и онъ, стремящихся къ личному удополководцу, ел маленькому капралу... Но влетворенію. Что полезно ему, то полезно и могъ явиться и другой полководець, озарить другому; а какъ иногда для многихъ полезно новымъ блескомъ имъ же прославленныхъ одно, то каждый, стараясь воспользоваться орловъ и присвоить себъ клики воинствен- имъодинъ, старается лишить его всъхъ друныхъ привътствій. Что онъ слышаль въ вос- гихъ, — борьба личностей и индивидуальныхъ торженныхъ кликахъ народа? — благодар- особностей. Далъе: что полезно одному, то ность за оказанныя ему услуги, громкій вредно другому, и этотъ другой старается не апплодисменть за успахь, за которымь могли допустить перваго, — опять борьба личностей. раздаваться—какъ оно и случалось—оскор- Это зрылище представляеть въ себъ все твобительные свистки сбившемуся съ роли реніе, которое есть безконечное многоразлиактеру. Не забудьте изреченія Наполеона: чіе особенностей; это зрадище представляють «я продолжитель не королевства Гуго Капета, собой безсмысленныя животныя; но въ люно имперін Карла Великаго». Видите ли: онъ дяхъ, какъ существахъ разумныхъ, это же призываеть себь на помощь не одинъ союзъ самое зрълище, имъющее своимъ основаниемъ брака съ вънценосной женой, но и союзъ сознаніе своей единичности каждымълицомъ, исторіи, союзь вѣковъ, союзь преданія, — и есть только исходный пункть жизни, котона Марсовыхъ поляхъ силится напомнить рая есть борьба, но результаты которой предсвященное и мистическое прошедшее и свя- ставляють новое эрвлище. Человъкъ, какъ зать съ нимъ настоящее... (), господа глубо- особность, естественно видитъ въ другихъ комысленные политики! Наполеонъ понималъ людяхъ, какъ особностяхъ же, нъчто вражкое-что не хуже и не меньше вашего, и дебное себт; но въ то же время онъ дохосамые его ошибки и промахи разумиве и дить своимъ разумомъ до сознанія, что кажпоучительные вашихы прекрасныхы умство- дая изы этихы враждебныхы ему особностей ваній.

чтобы показать, что общество или народь не онь требуеть от в нихъ уступокъ и нуждается есть отвлеченное понятіе, но живая личность, въ ихъ помощи, то и она вправа требоединое тъло и единая душа; что она рож- вать отъ него уступокъ и помощи. Вотъ задается не случайно, не по человъческому конъ любви, которая есть чувственный, такъ условію и произволу, но по вол'в Божіей; что сказать, разумъ или безсознательная разумоно не есть только необходимая форма раз- ность! Изъ закона любви вытекаетъ законъ витія человъчества и не имъетъ причины въ нравственный, который сознается изъ столкнуждь и пользь людей, но есть само себь новенія внутренняго (субъективнаго) міра цъль, въ самой себъ носящая свою причину; человъка съ внышнимъ (объективнымъ) мічто оно развивается не механически, но ди- ромъ. Всякій челов'якъ есть самъ себ'я ц'яль, намически, т. е. собственной самодъятель- и жизнь дана емукакъ удовлетвореніе, какъ ностью жизненной силы, составляющей его счастье, какъ блаженство, къ которымъ слесущность, не чрезъ налипание и срощение довательно онъ имътеть полное право стреизвић, но внутренно (имманентно) изъ са- миться, сообразно съ своими личными потреб-

новеннаго зранія сущность вещей. Мысль мого себя, органически, какъ дерево изъ

Досель мы смотрели на общество, какъ на въ нихъ. Не мелкое тщеславіе, не суетное нічто единое и цілое: теперь взглянемъ на желаніе украситься заимствованнымъ бле- него какъ на единство противоположностей. скомъ и пурпуромъ чуждой ему багряницы которыхъ борьба п взаимныя отношенія сорышило его на этотъ союзъ, но глубокое со- ставляють его жизнь. Общество состоитъ въ глазахъ царей и народовъ, современни- принадлежитъ и себѣ, и обществу, есть индиковъ и потомства тотъ религіозно-таинствен- видуальная и самоцельная особность и членъ ный свётъ, который составляетъ необходимое общества, часть цёлаго, принадлежащая не имфеть такое же право на личное удовлетво-Все сказанное нами клонится къ тому, реніе, какъ п онъ, и что сл'єдовательно если

ностями, наклонностями и средствами. Вну- Въ сферѣ жизни, въ сферѣ дѣйствія столктрп себя носить онъ таинственный и безко- новение субъективной личности съ объективщее міровое, словомъ, стать духомъ во плоти. процессъ совершается съболью и страданіемъ,

нечный міръ, полный желаній, порывовъ, нымъ міромъ совершается д'ятельно же, не стремленій, страланій и ралостей, и только какъ житейская опытность, но какъ разумный чрезъ удовдетворение этого своего міра мо- опыть жизни. Почва, на которой выростають жеть онь постигнуть счастья. Это мірь вну- благотворные плоды разумнаго опыта, есть тренній, міръ субъективный человіка, сфера, нравственное чувство. Субъекть, сознавая въ которой онъ самъ себъ цъль и кромъ се- свою слабость, свою самоцъльность и слъдуя бя и личнаго своего удовлетворенія имбеть инстинктивному стремленію къ личному удоправо никого и ничего не знать. Субъектив- влеткоренію, чувствуеть себя на каждомъ своная сторона человъка истинна и слъдова- емъ шагу и въ каждомъ своемъ дъйстви какъ тельно действительна; но всякая односторон- бы связаннымъ какими-то внешними отноняя истина, доведенная до крайности, впа- шеніями; онъ говорить себѣ: «я самъ себѣ даеть въ нельпость. Субъективность, оста- цьль и хочу жить для жизни, жить для себя»; но ваясь субъективностью, въ сфервзнанія пре- внішній міръ говорить ему: «ты не для севратится въ ограниченность и произволь- бя созданъ, ты мит принадлежишь, каждую ность понятій, въ сферф чувства - въ сухой твою радость, каждое твое наслажденіе ты и безнравственный эгоизмъ, въ сферѣ дѣй- можешь получить только съ моего позводествія — въ преступленіе и злод'яйство. Субъ- нія». Съ ужасомъ и ненавистью внимаеть ектъ есть личность; но что же такое эта лич- юный человъкъ этому страшному голосу каность, кого выражаеть и опредъляеть она? кого-то призрака, котораго онь не видить, Субъективная личность есть выражение и но котораго могучія объятія охватели его со опредъление духа, а духъ безконечень: слъ- всъхъ сторонъ и не позволяютъ ему ни оддовательно субъективная личность не долж- ного свободнаго движенія. Въ этомъ невина быть ограниченностью; духъ истиненъ, димомъ сторукомъ исполинь онъ видить суследовательно субъективная личность не щество совершенно внешнее и враждебное должна быть эгоистической. А между тымь себь; но разумный опыть жизни, цвной страшограниченность есть условіе всякой субъек- ной борьбы, противор'ячій, страданій, перетивности. Въ чемъ же примирение этого про- мъшанныхъ съ торжествомъ побъды, примитиворачія, гда выходь изъ него? въ столк- реніемъ и радостями, уваряеть его наконець, новеніи субъективной личности человітка съ что этоть колоссальный и враждебный ему объективнымъ (виж его находящемся) мі- призракъ есть его же родное, его же внутренромъ. Человъкъ есть частное и случайное по нее, словомъ, законы его собственнаго разума, своей личности, но общее и необходимое по его же субъективнаго духа, но только осудуху, выражениемъ котораго служить его ществившиеся во вив его, какъ явления въ личность. Отсюда выходить двойственность самомъ деле; онъ видить, что онъ есть едиего положенія и его стремленій; его борьба ничная личность, которая сама себ'в ціль, но между своимъ я и тъмъ, что находится внъ онъ же видить, что у него есть отецъ, мать, его я, составляеть его не я. Вь отношеніи братья, сестры, родственники, друзья, знакъ его индивидуальной собственности. міръ комые, наконецъ общество, отечество, пране я, мірь объективный, есть враждебный ему вительство, и что со всеми этими предметаміръ; но въ отношеніи къ его духу, какъ къ ми (объектами) его субъективная личность проблеску безконечнаго и общаго, міръ его связана не условными узами, но узами кроне и, міръ объективный, есть родной ему ви и плоти, а слѣдовательно и духа. Онъ міръ. Чтобъ быть дійствительнымъ человъ- понимаеть, что еслибы они сами захотьли комъ, а не призракомъ, онъ долженъ быть отръшиться отъ него, сдълать его свободнымъ частнымъ выражениемъ общаго или конеч- отъ нихъ, онъ потеряль бы всякое значение нымъ проявленіемъ безконечнаго. Всл'ядствіе въ собственныхъ глазахъ, очутился бы въ собэтого онъдолженъ отрешиться отъ своей субъ- ственныхъ глазахъ призракомъ безъ почвы, ективной личности, признавъ ее ложью и на которую уперлась бы его нога, безъ возпризракомъ, долженъ смириться передъ мі- духа, которымъ ось вжилась бы грудь его, безъ ровымъ, общимъ, признавъ только его исти- имени, которымъ бы онъ обозначилъ себя ной и действительностью. Но какъ это мі- въ немой беседе съ самимъ собой. Въ духовровое или общее находится не въ немъ, а въ номъ развитіп человака моменть отрицанія объективномъ мірѣ, онъ долженъ сроднить- необходимъ, потому что кто никогда не ссося, слиться съ нимъ, чтобы послѣ, усвоивъ рился съ истиной, у того и миръ съ ней очень объективный міръ въ свою субъективную соб- проченъ; но это отрицаніе должно быть именственность, стать снова субъективной лич- но только моментомъ, а не целой жизнью: ностью, но уже действительной, уже выража- ссора не можеть быть цёлью самой себе, но ющей собой не случайную частность, а об- имъетъ цълью примпреніе. Всякій духовный

него, приставъкъ бродячей толив детей при- зультатомъ усивха. роды и вольности; но общество и тамъ нашло его и страшно отомстило ему за себя чрезъ него же самого. Такъ какъ, не смотря на всв его мудрствованія, оно жило въ немъ безсознательно и кровно, то онъ и вздумаль, вопреки своимъ понятіямъ, наложить на полудикихъ детей природы те же самыя стеснительныя условія общественности, противъ которыхъ самъ возставалъ, и два трупа ледуши въ этой жизни....

дружбы.

То академикъ, то герой, То мореплаватель, то плотникъ, Онъ всеобъемлющей душой На тронт втиный быль работникъ.

нимъ ему, не былъ однимъ суровымъ дол- дило частное! Отчего же такъ велика эта

и столкновение субъективной личности чело- гомъ, но былъ его задушевнымъ, кровнымъ. въка съ объективнымъ міромъ сперва необ- и дъйствуя на его попришъ, онъ вкущалъ ходимо является, какъ борьба и страданіе. блаженство, которому нѣтъ предѣдовъ и для Но порогое и покупается дорогой ценой, и бла-выраженія котораго неть словь. Но если это го тому, кто ценой страданія пріобретаеть было такое блаженство, котораго ему не могъ истину, которая одна даеть блаженство, его дать субъективный мірь, зато и субъективже ржа не тлить, и тать не похищаеть. Но ный мірь даваль ему такое блаженство, когоре тамъ, которые ссорятся съ обществомъ, тораго не могъ ему дать объективный міръ. чтобы никогда не примириться съ нимъ: об- Сверхъ того субъективныя радости даются шество есть высшая дъйствительность, а дъй- легче, нежели объективныя: эти дома, опъ ствительность или требуеть полнаго мира съ всегда съ нами, а для достиженія техъ нужны собой, полнаго признанія себя со стороны че- борьба, усиліе, трудъ въ поть чела; нужно ловъка, или сокрушаетъ его подъ свинцовой иногда на роковую ставку судьбы поставить тяжестью своей исполинской длани. Кто от- все, Притомъ же приствование въ объективторгся отъ нея безъ примиренія, тотъ делает- номъ міре не можетъ всегда быть только нася призракомъ, кажущимся ничто, и поги- слажденіемъ, но часто должно быть однимъ баетъ. Алеко Пушкина поссорился съ обще- долгомъ, и минуты блаженства, доставдяемыя ствомъ и думалъ навсегда избавиться отъ имъ, ръдки и бываютъ большей частью ре-

> Пируетъ Петръ. И гордъ, и ясенъ, И полонъ славы взоръ его, И царскій пиръ его прекрасенъ. При кликахъ войска своего. Въ шатръ своемъ онъ угощаетъ Своихъ вожлей, вожлей чужихъ, И славныхъ пленниковъ ласкаетъ, И за учителей своихъ Заздравный кубокъ поднимаетъ.

Ла, это — торжество, незнакомое простымъ жали передънимъ, какъ необходимые резуль- смертнымъ: это торжество, извъстное только таты его ложнаго положенія въ отношеніи къ богамъ, царямъ, героямъ и народамъ! Но самому себь, и навсегда унесли съ собой въ сколько огорченій, досадъ, сомньній, мукъ могилу всякую надежду его на счастье и миръ душевныхъ, тревогъ и заботъ предшествовало этому дивному торжеству!.. Чтобы дучше Но борьба есть условіе жизни: жизнь уми- показать двойственность человіка въ субъраетъ, когда оканчивается борьба. Субъек- ективномъ и объективномъ мірѣ, напомнимъ тивный человькъ въ вычной борьбы съ объ- Петра въ другія двы минуты. Вспыхиваеть ективнымъ міромъ и следовательно съ обще- стрелецкій бунть, и душа заговора-родная ствомъ, но въ борьбъ не въ смыслъ воз- сестра царя-исполина; братъ о ней плачетъ, станія, а въ смысль своего безпрестаннаго а царь ее судить и караеть... Надежда велистремленія то въ ту, то въ другую сторону. каго царя, боявшагося и трепетавшаго только Объяснимъ это примеромъ: Петръ Великій одной смерти—смерти своей идеи реформы, быль человькь, сльдовательно у него быль тоть, кто могь и продолжить, и укрыпить, свой субъективный мірь, въ которомъ онъ или прекратить и изгнать ее, его родной, принадлежаль только себѣ, а не государству: его единственный сынъ, возстаеть на отца и онъ быль супругь, отець, брать, словомь царя, возстаеть именно, какь на преобразосемьянинъ; онъ вкупалъ въ недрахъ своего вателя... Весы суда готовы: на одной стороне семейства тв же радости, которыя вкушаль естественная любовь родителя, на другойи последній изъ его подданныхъ. Онъ имель судьба народа... Народъ победиль—страшдрузей, какъ напримеръ Меншикова, кото- ная, величественная и торжественная минураго горячо любиль. Это его субъективный та!.. Солнце должно было остановиться въ міръ. Но онъ же не им'єлъ почти ми- своемъ в'єчно-довременномъ теченіи, природа нуты времени, чтобы забыться въ милыхъ, притаить дыханіе, пульсъ міровой жизни обаятельных радостяхь семейственности и прерваться, въ ожиданіи страшнаго рёшенія, чтобы потомъ забиться новой, удвоенной жизнью, потечь новымъ, ускореннымъ теченіемъ отъ чувства торжества... Великій подвигъ великаго человъка! — восклицаете вы въ гордомъ сознаніи торжества достоинства Вотъ его объективный міръ. Но и этотъ человъческой природы. Міръ объективный объективный міръ не быль чуждымъ и вніш- побідиль міръ субъективный, общее побізпобъта?-оттого, что власть естественнаго живая, единичная личность, огромное твло. влеченія сердца безгранична наль водею че- съ безчисленнымъ множествомъ головъ, но ловъка, и когда торжествуетъ надъ нимъ за- съ единой душой, единымъ индивидуальнымъ конъ правственный, человъкъ ябляется ге- я. И никогда его единство не бываетъ такъ роемъ, полубогомъ, представителемъ человъ- поразительно, какъ въ тъхъ грустно или рачества, осуществившимъ своей личностью достно торжественныхъ его положеніяхъ. все могушество пълаго человъчества; оттого, когда или ръшается вопросъ о его жизни и что права субъективнаго челов ка безконеч- смерти, или общая радость заставляетъ сильно но сильны надъ душою и побъждаются только биться его исполинское сердце. Все въ немъ самоотверженіемъ въ пользу общаго... Итакъ, усыплено въ какомъ-то дремотномъ спокойу одного человъка двъ жизни, изъ которыхъ ствіи, все такъ обыкновенно и ежелневно: кажлая поочередно овладваеть имъ, кото- судья ходить въ судь, чтобъ брать жалованье рыя борятся между собою, и въ этой борьбв и жить имъ, воинъ исполняеть свои обязанего жизнь...

тивный міръ. Одинъ больше частное явленіе, да Лука. Но вотъ буря иноплеменнаго нашет. е. больше принадлежить себь: другой ствія проносится по усыпленному народу и цаеть родство крови и плоти во имя род- говоря словами поэта: ства духа, чтобы потомъ чрезъ духъ снова признать родство крови и плоти, но уже просвътленное духомъ — свътомъ божественной

ности, какъ полгъ службы, составляющій Общество слагается изъ множества людей, условія его обезпеченія, купець думаєть о и у каждаго изъ нихъ свой горизонтъ повя- барышахъ, словомъ-все занято собою: кто тій, своя сфера жизни, свой кругъ действія, родится, кто умираетъ, кто женится, кто разнаконецъ свой субъективный и свой объек- водится, и всякій-Иванъ да Петръ. Силоръ больше общее явленіе, т. е. больше сливает- разражается громомъ и молніей надъ его ся съ интересами объективными, выходящи- безпечной головой — и нътъ больше людей: ми изъ сферы его частной жизни; но каж- является народъ, нътъ больше личныхъ и дый разделень между собою и обществомь, частныхь интересовь: все дума объ отечеи каждый соединенъ съ обществомъ, т.е. на- ствъ, нестрыя толны слились въ одну общую ходить себя въ обществъ. Иной по ограни- массу, во главъ которой является царь. И ченности своей натуры даже не понимаеть тв, которые удивляли васъ своей мелкостью слова «отечество», но если онъ вписанъ въ и пошлостью, оскорбляли бездушјемъ, тѣ часословіе, въ ціхъ - у него уже есть свой объ- сто поражають вась и львиной храбростью, ективный міръ. Вотъ откуда истекаетъ жи- и благородствомъ поступковъ, и великодушвое единство общественной организаціи, ко- ной готовностью принести себя на жертву за торой безчисленные и разнообразные нервы, общее дьло, даже не думая, чтобы ихъ жерпроходя взадъ и впередъ и перепутываясь тва имъла какую-набудь цъну. Для того-то и въ тъль, схоиятся въ одномъ пунктъ и обра- насылается буря, чтобы очищала воздухъ, и зують собой органь сознанія - единаго лич- орошенная земля чреватёла плодородіемъ и нагоя. Каждый изъ членовъ общества имъеть давала плодъ сторицей... Такое зрълище свою исторію жизни, а общество имветь представляла собою Русь на мамаевскомъ свою, и еще гораздо посл'ядовательныйшую, побоищь; такое зрылище представляла она гораздо поличиную, разумичиную и понят- въ годину междуцарствія, когда умирающее нъйшую. Какъ единый человъкъ, ово пере- сознание ея я было пробуждено и оживлено ходить моменты развитія: начавъ бытіе свое голосомъ келаря Палицына, святителя Гербезсознательно и довременно, вдругъ про- могена, мясника Минина и деятельнымъ учабуждается для сознанія, но для сознанія еще стіемъ князя Пожарскаго... Отчего видна естественнаго, непосредственнаго \*); нако- такая забота на лицахъ встхъ и каждаго? нецъ наступаетъ для него эпоха выхода изъ отчего по одному направлению движутся отъ естественной непосредственности, оно отри- м'єста до м'єста густыя массы народа? отчего,

> Въ погребальный слившись ходъ, Вся имперія идеть?...

мысли. Какъ у единаго человъка, у него бы- Умеръ Влагословенный... Отчего въ первовають бользни, и фазы бользней, и пере- престольномъ градь, отъ заставы до стыть ходъ въ здоровое состояніе. Словомъ, это священнаго Кремля, тянутся по объимъ сторонамъ густыя толпы безчисленнаго народа, едва удерживаемыя въ порядкъ двойнымъ рядомъ солдатъ, лепятся на помостахъ, покрывають заборы и кровлю домовь? Кто созваль ихъ сюда? Никто, -- даже тѣ, которые имѣютъ право сзывать народъ, скорфе озабочены темъ, чтобы число ихъ не было во вредъ ему самому. Отчего лица всёхъ свётлы и радостны,

<sup>\*)</sup> Здёсь слово «непосредственный» употреблено въ значении отсутствия посредства мысли въ сознаніи Младенецъ или простолюдинъ можеть быть добръ, не имъя ни малъйшаго нонятія ни о добръ, ни о зль, доброта непосредствения; другой можетъ обнаруживать своими действіями и инстинктивно върными заключеніями удивительную истинность, никогда не думавши о томъ, что такое истина, -- непосредственное познание истины.

Москву для вѣнчанія на парство...

не смотря на свою девятивъковую жизнь; довательно - всего міра. Россія тъсно примымного перетерплено было ею славныхъ по- кается къ исторіи Европы, знакомится съ ея овлъ много перепраздновано славныхъ тор- бытомъ и домашней жизнью, — и царь русскій, жествъ; но всвони помрачаются 1812 годомъ. И въ самый знаменятый 1612 годъ за нее спорили и жизнь, и смерть: но тогда спасеніе казалось чуломъ, которому тогда только повтрили, когда оно уже совершилось; но въ является посредникомъ между царями и на-1812 г. споръ жизни съ смертью казался еще родами, Готфредомъ крестоваго похода нострашиве, а въ спасени никто не отчаивался, выхъ въковъ, изрекаетъ пощаду и милость никто не сомнъвался даже. Въда была тор- гордой столицъ народа, почитающаго себя жествомъ: что же самое торжество?.. Вели- первымъ народомъ въ міръ, и въ свътломъ кое вліяніе им'єли на Россію нашествіе На- торжеств'є и тріумф'є проходить по столиполеона и послъдняя борьба ея съ нимъ: уже цамъ спасенной имъ Европы!.. Явленіе безне разъ опытомъ блестящихъ побъдъ и слав- примърное въ исторіи человъчества и могщее ныхъ торжествъ сознавала ена свои испо- совершиться только въ концъ XVIII и налинскія силы, но что всё эти опыты передъ чалё XIX вёковъ — въ это время чудесь и эпохой XII и XIV годовъ?.. Народная фан- гигантовъ!.. тазія въ союзь съ преданіемъ создала могу- У всякаго человька есть своя исторія, а щаго богатыря, въ миенческомъ образъ ко- въ исторіи свои критическіе моменты: и о четораго видится образъ самого народа и вмъстъ ловъкъ можно ошибочно судить, только смосимволь его судьбы - Илью Муромца, кото- тря по тому, какъ онъ дъйствоваль и какимъ рый, лишенный ногъ, тридцать леть сидель онъ являлся въ эти моменты, когда на весиднемъ, а на тридцать-первый погулять по- сахъ судьбы лежала его и жизнь, и честь, и шелъ. И дъйствительно: добрый молодецъ счастье. И чъмъ выше человъкъ, тъмъ исторасходился и разгулялся... Съ самой эпохи рія его грандіозніве, критическіе моменты татарскаго ига Россія была оторвана отъ ужаснье, а выходъ изъ нихъ торжественные европейскаго міра и развивалась сама въ се- и поразительне. Такъ и у всякаго народаов изолированно, формировалась изнутри и своя исторія, а въ исторіи свои критическіе извить и крупла въсилахъ своей исполинской моменты, по которымъ можно судить о силу корпораціи: но въ отношеніи къ общему раз- и величіи его духа, и разумвется, чвить выше витію челов'тчества она сиділа сиднемъ, по- народъ, тімъ грандіозніве царственное догруженная въдрему непробудную. И вдругъ стоинство его исторіи, тімъ поразительніве исполинъ, ростомъ и силой вровень съ ней, трагическое величе его критическихъ мопоставилъ ее на ноги, разбудиль отъ въко- ментовъ и выхода изънихъ съ честью и славой дремоты — и она встала и пошла. Съ са- вой побъды. Духъ народа, какъ и духъ чамаго того мгновенія, какъ царственный мла- стнаго человіка, выказывается вполні тольденецъ началъ тъшиться въ селъ Преобра- ко въ критическія минуты, по которымъ женскомъ съ своей потвиной ротой и потомъ однъмъ можно безошибочно судить не тольмогучей дланью крапко ухватился за бразды ко о его силь, но и молодости, и сважести правленія, Россія не им'єла минуты свобод- его силь. Бородинская битва, самимъ Напоной, чтобы вздремнуть, чтобы забыться по- леономъ названная битвой гигантовъ, была говъ, отъ торжествъ побъды и славы, отъ скимъ актомъ великой драмы XII-го года. тріумфовъ завоеваній и пріобретеній. Но Взглянемъ на нее со словъ автора книги, почто вся эта бодрственная, недреманная, пол- давшей поводъ въ этой статьт, и участника ная трудовъ и деятельности жизнь передъ и очевидца въ великомъ дёле. той, для которой снова какъ бы пробудилась она странинымъ кликомъ: «непріятель идетъ къ Смоленску, они кричали: «мы видимъ боро-

чужны всякой житейской заботы, всякой мы- отъ сна передъ тёмъ, которое совершилось сли о себъ? отчего глаза всъхъ съ томле- при заревъ пылающей Москвы этой очистиніемъ, и трепетомъ ожиданія обращены въ тельной жертвы за спасеніе п'ялаго нарола. олну сторону? отчего вдругъ при царствен- этого феникса, вновь возродившагося изъ номъ гудъ колоколовъ и громъ пушекъ воз- своего священнаго пенда?.. И послъ того тухъ потрясся отъ стонущаго «ура», какъ какой блистательный ряль торжествъ!.. Лъло бы выходящаго изъ единой груди и единыхъ шло уже не о новой пробретенной провинии. устъ?.. Новый царь вступаеть въ древнюю не оклочкъземли, отбитой у враговъ и моря для построенія города, ни даже о завоеваніи парст-Много славныхъ и блестящихъ мгновеній ва и царствъ: дьло шло сперва о собственномъ пережила молодая Россія—молодая и юная, спасеніи, а потомъ оспасеніи всей Европы, слі-

> Вождь вождей, царей диктаторь, Нашь великій Императорь Міра свътлая звъзда-

коемъ отъ ратныхъ и гражданскихъ подви- самымъ торжественнымъ, самымъ трагиче-

«Солдаты наши желали, просили боя. Подходя на Москву»? что всв прежнія ся возстанія ды нашихъ отцовъ, пора драться!» Узнавъ о

счастливомъ соединеніи встхъ корпусовъ, они обнажиль свою стдую голову. Ближніе къ нему объяснились по своему: вытягивая руку и раз-гибая ладонь съ раздѣленными пальцами—«прежпе мы были такъ ! (т. е. корпуса въ армін, какъ пальцы на рукв, были раздвлены) «теперь мы, - говорили они, сжимая пальцы и свертывая ладонь въ кулакъ: — вотъ такъ! такъ пора же (замахиваясь дожимъ кулакомъ), такъ пора же дать французу раза: вотъ этакъ»!— Это сравненіе разныхъ эпохъ нашей армін съ распростертой рукой и свернутымъ кулакомъ было очень порусски, по крайней мъръ очень по-солдатски и

весьма у мъста. «Мудрая воздержанность Барклая де-Толли не могла быть оценена въ то время. Его война отступательная была собственно - война завлекательная. Но общій голось арміи требоваль иного. Этотъ голосъ мужественный, громкій встрътился съ другимъ, еще болъе громкимъ, болъе возвы-шеннымъ—съ голосомъ Россіи. Народъ видълъ наши войска, стройныя, могучія, видъль вооруженіе огромное, государя твердаго, готоваго всёмъ жертвовать за целость, за честь своей имперіи, видѣтъ все это — и втайнѣ чувствовалъ, что (хотя было все) не доставало еще кого-то — не доставало полководца русскаго. Зато перезздъ Кутузова изъ С.-Петербурга къ арміи походилъ на какое-то торжественное шествіе. Преданія того времени перелають намъ великую поэтическую повъсть о безпредъльномъ сочувствін, пробужденномъ въ народѣ высочайщимъ назначеніемъ Михаила Ларіоновича възваніе главноначальствующаго въ армін. Жители городовъ, оставлия всъдъла разсчета и торга, выходили на большую дорогу, гдв мчалась безостановочно почтовая карета, которой всв малфішія примфты варанве извъстны были всякому. Почетнъйшіе граждане выносили хлѣбъ-соль; духовенство напутствовало предводителя армій молитвами; окольные монастыри высыдали къ нему на дорогу пноковъ съ иконами и благословеніями отъ святыхъ угодниковъ, а народъ, не находя другого средства къ выражению своихъ простыхъ душевных порывовь, прибъгаль къ старому, радушному обычаю - отпрягалъ лошадей и везъ карету на себъ. Жители деревень, оставляя селскія работы (ибо это была пора косы и серпа), сторожили также подъ дорогой, чтобы взглянуть, поклониться и въ избыткъ усердія поцъловать горячій слідь, оставленный колесомь путешественника. Самовидцы разсказывали мнъ, что матери бъжали съ грудными младенцами, становились на колени и, между темъ какъ старцы кланялись съдыми головами, онъ съ безотчетнымъ воплемъ подымали младенцевъ своихъ вверхъ, какъ будто поручая ихъ защитъ верховнаго воеводы! Съ такой огромной въ него върой, окруженный славой прежнихъ походовъ, прибылъ Кутузовъ къ арміи (стр. 5, 6 и 7).

«Наканунъ дня бородинскаго главнокомандующій вельль пронести ее (икону Смоленской Божіей Матери) по всей линін. Это живо напоминало приготовление къ битвъ Куликовской. Духовенство шло въ ризахъ, кадила дымились, свъчи теплились, воздухъ оглашался пъніемъ, и святая икона шествовала. Сама собой, по влеченію сердца, стотысячвая армія падала на колъни и принадала челомъ къ землъ, которую готворилось крестное знаменіе, по містамъ слышались рыданія. Главнокомандующій, окруженный штабомъ, встрътилъ икону и поклонился ей до земли. Когда началось молебствіе, нъсколько головъ поднялось кверху и послышалось: «оредъ парить!» Главнокомандующій взглянуль вверхъ, увидель плавающаго въ воздух орла и тотчасъ

закричали «ура», и этотъ крикъ повторился всъмъ войскомъ» (стр. 39).

Да, это было великое зрѣлище, это была картина міровой жизни, непосредственно явившая, волей Божьей, откровение въчнаго духа жизни, воочію совершившаяся!.. Туть являлась личность нарола, поглошавшая въ себъ всъ частныя личности; всъ умы были нолны одной мыслью, сердца-однимъ чувствомъ и бились въ такть, какъ бы то было сердце одного человъка... Немного подобныхъ минутъ хранитъ исторія на своихъ завътныхъ странипахъ, но поэтому-то и велики, и священны такія минуты: ихъ не можетъ произвести и устроить воля человическая, но онъ являются сами, какъ разумная необходимость... Скажите, какая была нужда целому народу до одного человека — того семилесятильтняго вождя съ съдой головой и простреденнымъ глазомъ? Разве онъ былъ тому отецъ, другому братъ, третьему родня дальняя! развѣ онъ могъ того сдѣлать счастливымъ, другому дать денегъ, третьяго испълить отъ неизлъчимой бользни? Нътъ! эти люди были ему чужды, какъ и онъ былъ чуждъ имъ: они были для него-все незнакомыя лица, хотя это лицо и было известно имъ развъ только по портретамъ. Но почему же его лицо распалось на такое множество портретовъ? почему эти портреты всемъ извъстны? Потому что этотъ человъкъ есть не частное явленіе, а одинъ изъ выразителей сущности народной жизни, одинъ изъ представителей нравственнаго могущества своего народа, не Михаилъ и не Ларіоновичъ, а просто Кутузовъ — имя символическое, изъ собственнаго сделавшееся нарицательнымъ; потому что онъ не случайное выраженіе частной идеи, а необходимо-разумное выраженіе общенародной и человъчественноміровой идеи, высшее явленіе высшей действительности, сынь не случая, но судьбы... Глубоко замѣчаніе автора «Очерковъ Бородинскаго сраженія», что нуженъ быль русскій полководець, съ русскимъ именемъ: подвигъ Барклая-де-Толли великъ, участь его трагически-печальна и способна возбудить негодование въ великомъ поэтѣ \*); но мыслитель, благословляя память Барклаяде-Толли и благоговъя передъего священнымъ подвигомъ, не можетъ обвинять и его современниковъ, видя въ этомъ явленіи разумную

<sup>\*) «</sup>Полководецъ» — одно изъ величайщихъ сотова была упонть до сытости своей кровью. Вездъ зданій геніальнаго Пушкина, оканчивающееся слъдующими стихами:

О, родъ людской, достойный слезъ и смёха, Жрецы минутнаго, поклоненки успѣха! Какъ часто мимо васъ проходить человѣкъ, Надъ къмъ ругается слъпой и буйный въкъ, Но чей высокій ликъ, въ грядущемъ покольный, Поэта приведеть въ восторгъ и умиленье!

изъ всъхъ русскихъ генераловъ только на и служитъ духу и сильно однимъ духомъ: и Кутузовъ остановилось внимание и довърен- мудрецъ, глубоко проникшій въ сокровенныя пость паря, безсознательно и какъ бы ин- причины вещей, и свътскій человъкъ, имъюстанктивно подтвержденныя упованіемъ и щій обо всемъ легкія понятія, и грубый върою народа? Здёсь мы понимаемъ глубо- поселянинъ, котораго ограниченный кругокій смысль изреченія св. писанія «глась зорь понятій не простирается далье низкихъ только и понимается въ торжественныя ми- разительное и самое очевидное доказательи является только наролъ.

«Рокоть барабановъ, ръзкіе звуки трубъ, музыка, пъсни и крики несвязные (привътный кличь войска Наполеону) слышались у францувовъ Священное молчание царствовало въ нашей линіи. Я слышаль, какъ квартиргеры громко По мъстамъ вырывался глубокій вздохъ и слышались слова: «Спасибо за честь! не къ тому изготовились; не такой завгра день! И съ огнями, творили крестное знамение п приговаривали: «Мать Пресвятая Богородица! помоги постоять намъ за землю!»

еще говорить ниже, то за одинъ этотъ фактъ, намъ, что въ мірт есть какая-то матеріальженія; мысль, что Москва будеть отдана не- - то, что можеть производить только духъ... пріятелю, заставляла ихъ громко роптать, —

и непредожную необходимость.... Отчего же казательство того, что все живеть въ духф Божій-гласъ народа», -- изреченія, которое нуждъ матеріальной жизни. Вотъ самое понуты народной жизни, когда исчезають люди ство того, что всякій человікь, на какой бы ступени нравственнаго развитія ни стоялъ онъ, не есть какая-то особность, сама по себъ существующая, но есть живая часть живого цълаго, которая страждеть, когда страждеть цёлое; которая тотчась сознаеть свывали къ порцін. «Водку привезли: кто хочеть, свое кровное родство съ той общностью, ребята! ступай къ чаркъ!» Никто не шелохнулся. которая есть альфа и омега его бытія, какъ скоро настанеть для нея торжественная минута... Вотъ наконецъ самое поразительное этими многіе старики, осявщенные догорающими и самое очевидное доказательство того. что человъческое общество, народъ или государство есть не искусственная машина, механически движущаяся, но живое тело, кровь Еслибы въ книгъ Глинки не было ни одного и плоть, одушевляемыя духомъ. Мы попроизъ тъхъ достоинствъ, о которыхъ будемъ сили бы кстати мудрыхъ въка сего доказать передаваемый ею во всеобщую извъстность, ная сила, какой-то человъческій произволь, достойна названія народной книги. который разсчитанной хитростью побъждаетъ Никогда явленія духа не бывають такъ ми- силу духовную, образованность и геній... Мы стически поразительны, никогда они не про- попросили бы ихъ кстати объяснить намъ, изводять въ душт такого живого, яснаго и какъ сленая воля человеческая производить трепетно-священнаго созерцанія своей тапн- явленія, въ которыхъ, по нашему мивнію, ственной сущности, какъ открываясь чрезъ непосредственно является самъ Богъ; какъ эти массы самаго низшаго народа, лишен- она собственной силой творитъ возможное наго всякаго умственнаго развитія, загру- только Богули насиліемъ производить въ грубълаго отъ низшихъ нуждъ и тяжелыхъ ра- быхъ массахълюбовь, вдохновеніе, самопожерботъ жизни. Солдаты наши требовали сра- твованіе, единство целей и стремленій, словомъ

Обратимся собственню къ книгъ О. Н. ихъ, которые, по своему національному духу Глинки. Она не есть сочиненіе ученое ни п Богомъ данному имъинстинкту истины и въ военномъ, ни въ историческомъ смыслъ, здраваго разсудка, всегда отличаются без- и не обогатить ни военнаго писателя, ни предъльной довъренностью къвысшей власти историка новыми фактами. Она даже не и молчаливымъ выполненіемъ ея веліній импеть достоинства разсказа, въ порядкі и Бородинская битва была дана для нихъ. картинно-изложеннаго. Сперва авторъ начи-Скажите, что такое Москва этому грубому наетъ повъствовать о бородинскомъ дълъ солдату, - ему, который никогда не видаль по днямъ (потому что на Бородинскомъ полъ ся, а только смутно носиль въ ограничен- дрались 23, 24 и 25 августа), потомъ отномъ круга своихъ понятій какую-то без- дально описываеть собственно бородинское связную мысль о ея сорока сорокахъ цер- сраженіе, бывшее 26 августа, и, описавъ квей. ея Кремль и бълокаменныхъ пала- его коротко въ цъломъ, начинаетъ описытахъ?... Почему же мысль о заняти ея вра- вать его же по часамъ, почему необходимо гомъ тяжелье для него всъхъ смертей... повторяетъ одно и то же и нъсколько сбива-Не довольно ли было бы ему ограничиться етъ строгаго, холоднаго читателя. Но его простымъ и безмолвнымъ выполненіемъ книга, не будучи ни военной, ни историчесвоей обязанности: стать, гдв велять стать, ской, можеть назваться поэтической. Если и умереть, гдв велять умереть, не желая и она не впечатлветь въ умв вашемъ полной, не требуя сраженія, когда «командиры» не художественно оконченной, замкнутой кархотять его, и не называясь, можеть быть, тины бородинской битвы, зато она покажеть на вфрную и неизбъжную смерть?... Вотъ вамъ всю поэзію, всю мистическую таннсамое поразительное и самое очевидное до- ственную сторону его, дастъ самое втрное

понятіе о его всемірно-историческомъ зна- татели могутъ безощибочно супить о благоныя испаренія мелкаго эгоизма, жалкихъ за- содержанія она всемъ равно лоступна. Теботь о своей личности и низкихъ нуждъ перь, когда русскіе уже не стылятся, но горжизни: возведеть вась на ту высокую гору, дятся быть русскими; теперь, когда знакомтолько народы и парства, цари и герои - страстью, стылно русскому не им'ть книги сульбой осуществляющие довременныя суль- скомъ языкь, въ которой одинъ изъ велибы міра, отъ века почивавшія въ лоне боже- чайшихъ фактовъ отечественной славы разственной идеи... Изъ книги О. Н. Глинки сказанъ такъ живо, увлекательно и такъ тегическомъ отношении, но вы узнаете, что большихъ достоинствахъ, не чужда и нъкосъ техъ поръ какъ люди начали между со- торыхъ недостатковъ, которые долгомъ побой войну, еще не было такой битвы не читаемъ замътить, въ надеждь, что почтенпроизводились массами, которыя въ преж-прекраснаго сочинения, - падани, которое страшными арміями, гдв на твеномъ про воспользоваться нашими замвчаніями, если странствъ гремъло безпрерывно 1,700 ору- найдетъ ихъ справедливыми. Въ цъломъ его дій, дралось отчаянно 300,000 челов'єкъ; сочиненій мы желали бы вильть больше гдв умирающіе дорвзывали оружіемь, доби- единства и последовательности въ изложеніи лись отдыхомъ за прекращениемъ адскаго пятнается то изысканными и натянутыми дрался за свое личное дело, за свою личную изысканными и натянутыми выраженіями, тіонъ, и гарцующій Мюратъ, и русскій Ба- въ одномъ мѣстѣ мы даже встрѣтили слово Тучковы, и гдѣ Барклай-не-Толли, сей

...устарый вожль какъ ратникъ мололой. Бросался онъ въ огонь, ища желанной смерти; -Вотще!...

дъльныя ея картины и очерки.

По приведеннымъ выше образчикамъ чи- пояснило его.

ченін; наведеть вась на глубокую, возвы- родной простоть и поэтической живости шенную думу о человъчествъ, о царяхъ и слога, равно какъ и о важности книги наролахъ, векахъ и событіяхъ; вознесетъ О. Н. Глинки для русской публики. Это васъ въ ту превыспреннюю сферу, гдв ва- княга народная, въ подномъ значении этого шей головы не кружать ядовитыя и смрад- слова, потому что при великой важности съ которой исчезаетъ все мелкое и ежеднев- ство съ родной славой и роднымъ духомъ ное, все частное и случайное, но впдятся сделалось общей потребностью и общей помазанники и избранники Божіи, своей О. Н. Глинки, единственной книги на русвы не узнаете бородинской битвы въ стра- общедоступно! Но книга Ө. Н. Глинки, при на жизнь, а на смерть, где частныя сшибки ный авторь, при второмъ изданіи своего нія и еще недавнія времена почитались втроятно скоро потребуется, не оставить вали кулакомъ, догрызали зубами умираю- событія, и меньше дробности и разнообращихъ подле нихъ враговъ, где допались зія въ манерахъ и пріемэхъ разсказывать. орудія и взрывались зарядные ящики, воз- Равнымъ образомъ намъ очень непріятно. духъ былъ-дымъ и огонь, рукопашный бой что благородная простота слова автора и натискъ непріятельской кавалерін счита- «Очерковъ Бородинскаго Сраженія» иногда дъйствія непріятельской артиллеріи; гдь сравненіями, какъ напримъръ «сшибаюбезъ отдыха дрались иятнадцать часовъ, и щихся рядовъ съ разбивающимся степломъ», гдв наконецъ осталось 29,999 труповъ; вы потомъ «съ рабочей храминой химика», узнаете, что это была битва гомерическая, сравненіями, которыя, нисколько не поясняя гдь каждый дыйствоваль какъ бы отъ себя, сущности дыла, только затемняють его: то обиду, гдв отдельно подвизались и огнеды- какъ напр. пріурочить, вместо отнести или шащій Ней, и левъ русской армін - Багра- присоединить, и другихъ тому подобныхъ; ярдъ-Милорадовичь, и Коновницыны, и «объективный», совершенно неумъстно употребленное, и потому неимъющее никакого значенія. Но что всего непріятнье и досаднье Свинца веселый свисть заслышавшій впервой, въ «Очеркахъ», это міста, выказывающія ложный, разсудочный и внашній мистицизма, который видить таинство не въ сущности гдь спокойно, орлинымъ взоромъ следилъ иден, а въ случайныхъ столкновеніяхъ обза судьбою битвы тоть престарёлый вождь, стоятельствь, случайномь числе какомь нина священной седине котораго лежало спа- будь. Напримерт, прекрасно сравнивая Кусеніе Россіп; гдв не разъ погружался въ тайсова съ паладиномъ среднихъ въковъ, думу и недоумьніе сынь судьбы, «могучій авторь подтверждаеть это сравненіе тьмь. баловень побѣдъ», и въ первый разъ ока- что сраженіе при Креси происходило 26-го залъ несвойственную ему нерышительность же августа, въ которое палъ Кутайсовъ. Пои опустиль исколько драгоцанныхъ мгно- томъ замъчаетъ, что въ бородинскомъ повеній... Въ книгь О. Н. Глинки вы найде- боищь участвовало съ объихъ сторонъ шесть те живой кистью начертанные портреты ге- Михаиловъ, какъ будто Михаилъ было имя роевъ битвы, и мастерски набросанныя от- привилегированное, и число шесть скольконибудь относилось къ сущности дела или

елинственная народная книга о бородинскомъ мивній, а мысли. Мивніе есть произвольное сраженіи, разумітя подъ этимъ ся чисто ли- понятіс, основанное на поговоркі: «мий такъ тературный характеръ и нисколько не ду- кажется»; какое же дёло публике по того. мая давать ей преимущество передъ уче- что и какъ кажется тому или другому госными сочиненіями объ эпох'в XII года ге- подину?... Притомъ одинъ и тотъ же прелнераловъ Михайловскаго-Ланилевскаго, Бу- метъ одному кажется такъ, другому иначе. турдина и другихъ военныхъ писателей.

упрекнуть насъ въ томъ, что къ критикѣ въ томъ-какъ есть въ самомъ дѣлѣ, и этотъ «Очерковъ Бородинскаго Сраженія» боль- вопросъ можеть р'вшаться не мивніемъ, а шее мьсто заняли выводы и разсужденія о мыслью. Мичніе опирается на случайномь народахъ, нежели взглядъ на самую битву убъждении случайной личности, до которой бородинскую, подавшую къ нимъ поводъ... никому нётъ дёла, и которая сама по себё --Всякое явленіе можеть быть разсматриваемо очень неважная вещь; мысль опирается на съ двухъ сторонъ-со стороны идеи, выра- самой себъ, на собственномъ внутреннемъ жаемой имъ, и со стороны самаго выраже- развитии изъ самой себя, по законамъ логинія идеи. Но какъ основаніе и сущность ки. Давно уже прошло то блаженное время, ражаемой имъ, то самое выражение (фактъ) произведение значило разобрать накоторыя не можетъ быть понятно, когда разсматри- фразы, или удачно составленныя, или погръзаконовъ частнаго явленія, разсматриваема- призванный критикъ, какъ бы издіваясь го ею: следовательно идеи, какъ первообра- надъ публикой, объявилъ, что личныя ощузы вѣчныхъ и переходящихъ законовъ раз- щенія—высшій критеріумъ изящнаго, и скаума, должны быть ея главнымъ и исключи- завъ, что то или другое сочинение «принадтельнымъ предметомъ, а само явленіе (фактъ) лежитъ къ лучшимъ явленіямъ литературдолжно служить ей только средствомъ для наго года», что оно «ему очень понравичитатели найдуть въ самихъ «Очеркахъ», въ десяти строкахъ, делаль десять или дваследовательно пересказывать ихъ отъ лица дцать страницъ выписокъ и смело, крупвыне подтверждающихся, кром' личнаго мнь- ваемаго критика. нія и произвольныхъ понятій мнимаго мы-

Мы сказали что книга О. Н. Глинки есть слителя. Публика начинаетъ требовать не а большей части обыкновенно вверхъ нога-Но, можеть быть, многіе изъ читателей ми. Вопросъ не въ томъ, какъ кажется, а всякаго явленія заключаются въ идев, вы- когда разобрать критически художественное вается само по себъ, внъ скрывающейся въ шающія противъ языка; теперь безвозвратно немъ мысли. Критика есть сознаніе общихъ проходить и то блаженное время, когда неприложенія общихъ законовъ къ частному лось», что онъ «многое прочелъ въ немъ съ явленію. Подробности о бородинской битв'я особеннымъ наслажденіемъ», — сказавъ это крптика-лишній трудь, когда діло идеть о ми литерами, ставиль въ заглавіи этихь книг'в литературной и общенонятной, а не- выписокъ громкое словцо «критика». Да, ресказывать ихъ отъ лица автора-значило безвозвратно проходить уже пора, такъ скабы наполнить статью выписками и, по при- зать, мороченья публики подобными шуткамфру нфкоторыхъ критиковъ, дегкимъ обра- ми. Достоинство и важность мысли начиназомъ блистать чужимъ умомъ и на чужой ютъ признаваться всёми. Что касается лично счеть. Поэтому намь хотелось дать читате- до насъ, мы такъ глубоко убъждены, что лямъ нашу точку зрѣнія на бородинскую истина не въ людскихъ «мнѣніяхъ», не въ битву, не какъ на случайное явленіе безъ личныхъ уб'єжденіяхъ, а только въ мысли, начала и конца, безъ причины и сл'ёдствія, что если бы въ опроверженіе этого указали но какъ на необходимое проявленіе народ- на наши собственныя статьи, мы скорѣе бы ной жизни, какъ на непосредственное осу- согласились въ томъ, что или тѣ, которымъ ществление и откровение воли Божией. и тъмъ онъ кажутся недоказательными, не доросли указать на мистическую и таинственную ни до потребности, ни до пониманія «мысли», сущность этого великаго событія, — а этого или что, въ самомъ дёль, въ нашихъ статьнельзя было иначе сдёлать, какъ отправив- яхъ заключаются причины ихъ недоказашись отъ первоначальной идеи, всепроизво- тельности, — чать согласиться въ томъ, чтобы дящей и всезиждущей изъ собственной тво- могущество и очевидность истины заклюрящей силы. Мы думаемъ и убъждены, что чались не въ «мысли». Во всякомъ случав, уже проходить въ нашей литературъ время «Отечественныя Записки» старались и бубезотчетныхъ возгласовъ съ «ахами» и вос- дутъ стараться удовлетворить по возможноклицательными знаками и точками для вы- сти общей потребности идеи, предоставляя раженія глубокихъ идей безъ всякаго смысла; другимъ угощать публику «своими мивніячто проходить уже время великихъ истинъ, ми», если только публикт въ самомъ деле съ диктаторской важностью изрекаемыхъ, и большая нужда знать, каковы митнія у ни на чемъ не основывающихся, ничьмъ «сего» или «этого» господина, такъ назы-

## МЕНЦЕЛЬ, КРИТИКЪ ГЕТЕ.

Главный недостатокъ критики Менпеля, какъ мив кажется, состоить въ подчинении поэзіи и вообще словесности, политикъ, или даже понятіямъ и духу политической партін. Менцель -депутать оппозиціонной стороны. Этимъ Іоанну Мюллеру, Гегелю, Гёте и др.; отъ этого же происходить оппозиціонный духъ его книги, и пр.

целя.

большую и важную значительность Менцелю, одно известно и славно, а другое только изкакъ представителю целаго разряда людей, вестно. Слава есть патенть на величие, вылую толпу индивидуумовъ одной и той же бъдствіемъ. идеи. Это подало намъ поводъ поговорить о Къ числу известныхъ людей, претендую-Менцель, какъ о представитель критиковъ щихъ на славу, принадлежитъ нъмецъ Менизвъстнаго рода, не обращая вниманія на цель. Имя его извъстно въ Германіи, Англіи, частности и подробности, относящіяся къ его Франціи, Россіи, и еще недавно почитался дицу или исключительно къ нъмецкой дите- онъ главой партій, одинъ изъ представитературв. Года съ полтора назадъ тому сочи- лей Германіи им'яль последователей, хвалиненіе Менцеля о намецкой литература яви- телей, даже врагова, беза которыха слава дось въ прекрасномъ русскомъ переводъ, не слава и извъстность—не извъстность. Косъ выпускомъ всего, собственно неотнося- нечно теперь этотъ славный господинъ Менщагося къ литературф. Такъ какъ, говоря о цель не больше, какъ жаркій представитель Менцель, мы хотимъ говорить о критикъ, устаръвшихъ мньній, который на ихъ разимъя въ виду собственно русскую публику, валинахъ, съ ожесточенной дерзостью, от--то и возьмемъ этотъ переводъ за фактъ, станваетъ свое эфемерное и мишурное величіе, за данное для сужденія, чтобы каждый изъ сумволь эстетическаго безвкусія, человѣкъ нашихъ читателей самъ могъ быть судьей имя котораго-литературное порицаніе, какъ въ этомъ дълъ. Во всякомъ случаъ, предла- имя какого-нибудь Зоила, но тъмъ не менъе гаемая статья отнюдь не есть разборь книги у него всетаки была своя апогея славы. Ка-Менцеля, но скоре разсуждение или трактать кимъ же образомъ приобрель онъ эту славу? объ отношеніяхъ критики вообще къ искус- Видите ли: онъ издавалъ журналъ, а журству, по поводу извёстнаго рода критиче- наль есть верное средство прославиться для скаго направленія, котораго представитель— человіка дерзкаго, безстыднаго и ловкаго. Менцель.

въчеству своимъ творческимъ геніемъ. Зоилъ-ограниченностью и низостью своего луха въ дълъ творчества, Крезъ - богатствомъ, Иръ-бълностью, Парисъ-красотой, Өарсись — безобразіемъ. Можно слъдаться объясняются его строгіе приговоры изв'єстнымъ всему св'єту - умомъ и глупостью, благородствомъ и подлостью, храбростью и трусостью. Чтобъ обезсмертить себя въ по-В. К., переволдикъ книги Мен- томствъ, великій художникъ, на диво міру, создаль въ Эфесъ великолъпный храмъ Мениель есть собственное имя одного че- «здатолучной» Артемиль: чтобъ обезсмертить дов'ка, сделавшееся нарицательнымъ, како- себя въ потомстве, Герострать сжегь его. вы напримъръ имена Ира, Оарсиса, Креза, И оба достигли своей цъли; имена обоихъ Зоида и т. п. Это обстоятельство придаеть безсмертны, но съ той только разницей, что которые были и до него, есть еще и теперь, даваемый цёлымъ челов чествомъ одному и, къ сожалению, будуть всегда. Такъ на- человеку, великимъ подвигомъ доказавшему примъръ, какое-нибудь пошлое, ничтожное, свое величіе; извъстность есть внесеніе имепустое липо педается многозначительнымъ и ни въ полицейскій реестръ, въ которомь зареальнымъ въ художественниомъ произведе- писываются вседневныя событія, выходящія ніи, какъ выражающее собой ціздую сторону изъ порядка обыкновенности и ежедневдъйствительной жизни, представляющее сво- ности. Слава всегда есть награда и счастье; ей индивидуальностью цалый разрядь, па- извастность часто бываеть наказаніемь и

Представься только ему случай захватить въ свои руки журналъ, — и слава его сделана. Слава — вещь обольстительная, и къ ней Путей и средствъ много, и они разнообразны одинъ путь. Но многіе смішивають славу съ до безконечности; но главное туть-хорошо извёстностью, и съ этой точки зренія пути къ начертанный планъ и неукоснительная верней умножаются до безконечности. По на- ность ему во всёхъ дёйствіяхъ до малёйстоящему, слава есть видное понятіе извъст- шихъ подробностей. Основой же непремінно ности, а извъстность относится къ славъ, должна быть посредственность, которая всъмъ какъ родъ къ виду. Гомеръ извъстенъ чело- по плечу, всъмъ нравится, всъмъ льстить и

слеповательно овладеваеть массами и тол- деть съ поклономъ: тогда скажите, что вы поталанть, генін, умь, знанін, и какъ число платить. Что касается по повъстей, не забыписки, — то о нихъ нечего и думать; толна не при всёхъ говорится вслухъ, да велите долюбить посредственность, и посредствен- ставлять себь ихъ рукописи съ большими покій журналисть должень исключительно вы- было гдь подбавлять своего «юмора» и свобирать только посредственность. Этого наро- ихъ «забавныхъ» картинъ; благословясь, черда много, да онъ и сговорчивъ. Мития жур- кайте, крестите, вписывайте свое, а главноенала, который имъ хорошо платить и еще не робъйте ни отъ какой плоскости, ни отъ лучше ихъ хвалитъ, — всегда будутъ ихъ какой неприличности, помня, что у Поль-де кровными изадушевными мивніями - до пер- Кока несравненно больше читателей, чвить у вой ссоры, которая всегда бываеть при пер- Вальтеръ-Скотта. Кстати, чтобъ авторитеть вой кости. Смотрите же, не жалъйте похвалъ: Вальтеръ-Скотта не помъщалъ успъху ванадо, чтобы въ вашемъ журналь все уча- шихъ «забавныхъ» повъстей, объявите, что ствовали геніи да великіе таланты - иначе историческіе романы великаго британца дурвашего журнала не будутъ ни уважать, ни ны и пошлы, потому что они-незаконный покупать. Въ выборт не затрудняйтесь: чтмъ плодъ отъ соединенія исторіи съ вымысломъ, безталантиве, темъ лучше для васъ-лишь или выразитесь какъ-нибудь этакъ, позатейбы не быль чуждъ некотораго внешняго ливее и «позабавнее». Если кто нибудь изъ смысла, лоска, блеска, которые толпа всегда вашихъабонированныхънувеллистовъбудетъ принимаеть за геніальность, потому что ей такъ сміль и дерзокъ, что осмітидся издать они по плечу, и она ихъ понимаетъ, — а что всф свои повфсти, помфщавшіяся въ вашемъ для нея понятно, то и велико. Вотъ идетъкъ журнадъ въ ихъ первобытномъ видъ, безъ вамъ «поэтъ», который можетъ вдохновлять- вашихъ поправокъ и переделокъ, и черезъ ся на подрядь и къ каждому номеру журна- то лишить ихъ многаго «забавнаго», разрула, съ точностью и аккуратностью, поставить гайте ихъ безпощадно, а для тъхъ, которые какое вамъ угодно число элегій, одъ и даже помнять, что читали ихъ въ вашемъ журнамистерій, хватайтесь за него об'ємми руками: лі, скажите, что въ немъ оні были «отлично это для васъ кладъ, и скорве кричите, что хороши», хотя написаны и дурно, и что это этотъ «юный геній», произведеніями котора- оть того, что у вась есть волшебная маши, го «постоянно» украшается вашъ журналъ, на, въ которую вы положите дурную повъстьсчастливо избраль себѣ дорогу близехонько, а, повернувъ ключикомъ, вынимаете оттуда о-бокъ дороги напримфръ какого - нибудь хорошую, т. е. «забавную». Толпа расхохо-Гёте и совершенно можеть замѣнить для ва- чется, ибо найдеть это объясненіе «забавшихъ читателей великаго германскаго поэта, нымъ», а следовательно и вполнъ удовлетвокотораго ваши читатели бранять за «непо- рительнымъ для себя. Въ вашемъ журналъ пятливость». Ежели въ твореніяхъ вашего непремінно должна быть критика, потому  $\Gamma$ ёте часто будеть надоставать даже и вн $\pm$ ш- что критику любять и требують оть журнаняго смысла — не бъда: поправляйте сами, ла. Истинная критика требуетъ мысли, а толобглаживайте и сглаживайте; это ремесло не- на любить «забавляться», а не мыслить, и трудное. Является молодой талантикъ или потому вмёсто «истинной» критики создайте чъмъ и обращаетъ на себя нъкоторое внима- что изящное есть понятіе совершенно услов-

пами, возбуждая негодование только въ нв- шутили, или что вы говорили совсвиъ не о которыхъ — не званыхъ, а избранныхъ. Но немъ, а о другомъ. Толпа, разумвется, найкакъ этихъ «избранныхъ» можетъ удовле- детъ васъ не пошлымъ, а только забавнымъ: творить только сяла, основывающаяся на а кто ее забавляеть, тому она не скупится этихъ «избранныхъ» такъ ограниченно, что вайтеолного: заказывайте «забавныя. - такія. не можеть принести обильную жатву под- которыя не всёми читаются явно, о которыхъ ность должна угождать толив. Для этого лов- дями и пробелами между строкъ, чтобы вамъ иное дарованьице съ драмой или другимъ «забавную» критику. Для этого объявите, ніе публики: захваливайте его въ пухъ, не ное и относительное, а отнюдь не абсолютжальйте черниль и гиперболь, кричите: «я ное (ужасное слово для толны!), что оно завиупалъ на колени передъ NN, воскликнулъ: ситъ отъ условія климата, страны, народа, великій Гёте! великій NN!» Если этоть NN каждаго человька, его пищеваренія, здоровья вздумаетъ послъ вздернуть носъ, забывши, и подобныхъ «непредвидънныхъ» обстоячто онъ сталъ великимъ черезъ васъ, и это тельствъ. Скажите, что въ искусствѣ хорошо не бѣда: напишите причту, апологъ объ ото- то, что вамъ нравится, и худо то, что вамъ гретой за пазухой зметь, о «человъкъ съ умомъ не доставдяетъ удовольствія. Вамъ заметять: на двѣ страницы», который для потѣхи кинулъ какое же вы имѣете право называть превосвъ форточку окна славу первому прохожему... ходнымъ произведениемъ то, что, по условию Будьте увтрены, что г. NN снова будеть въ личности каждаго, многимъ покажется сованних ежовых руковицах и самъ при- встмъ не превосходнымъ, а для иныхъ и сочествахъ вашего ума и сердца; о своихъ со- вѣка». перникахъ кричите, что они и глупы, и без- А вотъ чудесное средство противъ вравашей «смвлости».

торитеты и славы. Толиу иногда можно за- рижане—большіе охотники до всего публич этого слова, и говорите, что его произведения только о словахъ. Вотъ онъ беретъ книгу напримѣръ хоть «Полтаву»: выпишите сло- ный хлѣбъ цѣлой его жизни, и выражаютъ со-

вершенно дурнымъ? Отвъчайте: я правъ и ва измѣнника Мазецы о Петрѣ Великомъ и они правы, у всякаго де барона своя фанта- воскликните; «каковъ портреть Петра!», какъ зія. Такая критика очень дегка и нравится будто такимь изобразидь самь поэть оть свотолив, которая вообще любить все, что въ его лица; слова Мазецы же о Карлв XII торовень съ ней и не оскородяеть ся малень- же выдайте за портреть, начерченный сакаго самолюбія своей «непонятливостью». мимъ поэтомъ, и рішите, что всі характеры Побольше фразь отъ себя, и еще больше вы- въ поэть лишены всякаго величія. Толна не инсокъ изъ будто бы критикуемаго вами со- будеть справляться и поверить вамъ на слочиненія, и у васъ въ одинъ вечеръ готово во. Выкуйте себ'в какой-нибуль странный. лесять «забавных» критикь, которыя по- полу-славянскій ликій языкь, который бронравятся тысячамъ и оскорбять десятки, сался бы въ глаза своей калейдоскопической тогда какъ иногда мало десяти вечеровъ, что- пестротой и казался бы вполн'я оригинальбы написать «истинную» критику, которая нымъ и глубоко-таинственнымъ; она, пожаудовлетворить десятки и оскорбить тысячи. луй, сдёлаеть видь, что и понимаеть его, Тонь «забавной» критики непремённо дол- стыдясь сознаться въ своемъ невёжествё. жень быть резкій, наглый, нахальный: иначе Воть вы уже и покодебали авторитеть Пуштолпа не будеть вамъ верить. Когда разби- кина; идите дальше и утверждайте, что Байраете книгу автора чужого прихода или че- ронъ и Гёте — не истинные художники, ибо де ловъка, котораго вы не любите, боитесь, или они на алтарь чистыхъ дъвъ (т. е. музъ. кодругое что, ледайте изъ его книги выписки торыхъ Тредьяковскій называль мусами) нетакихъ мъстъ, какихъ въ его книгъ нъть, омовенными руками воздагали возгребія непринисывайте ему такія мивнія, которыхъ чистыя и уметы поганые, которые доставали онъ и не думалъ имъть, словомъ, клевещите, они изъ возкрайи лужи и т. п. Но вотъ проно только смълъе и ръшительнъе; толиа того ходить время, а съ нимъ и ложь; образь и слушаеть, тому и върить, у кого горло ши- Пушкина является въ новомъ и еще лучероко и замашки наглее. Не забывайте при зарнейшемъ свете; Байрона и Гете уже ниэтомъ чаще говорить о своей добросовъстно- кто не ругаеть, —а вамъ что? вы свое сдъсти, благонам вренности, объ уважении къ соб- дали, карманъ вашъ обезпеченъ, а притомъ ственной личности, недопускающемь вась вы исподтишка искусно можете запъть нодо неприличныхъ браней и полемики, о сво- вую; старая забыта, и вы уже на кредитъ ихъ талантахъ и другихъ похвальныхъ ка- пользуетесь славой «отлично-умнаго чело-

талантны, и недобросовъстны, а главное, что говъ; оно въ большомъ употреблении въ Паони завидують вамь, какь всв посредствен- рижв, этомь города партій и подконовь всяные люди завидують генію. Возьмите деви- каго рода. Мы говоримъ о публичныхъ лекзомъ своимъ «смълость города беретъ» — и ціяхъ. Это одно изъ надежныхъ средствъ будьте увѣрены, что всѣ карманы сдадутся уронить репутацію даже журнала, не только писателя. О чемъ больше всего и везлъ чи-Есть еще другой способъ къ пріобрітенію таются публичныя лекція? — Разумітется, о журнальной славы, котораго частью можно словесности и языка, потому что ни объ держаться и при первомъ, но который иногда одномъ предмети нельзя такъ много говои одинъ доводитъ до цели: это нападать на рить общихъ местъ и учить другихъ, не учась утвержденныя понятія, на утвержденные ав- ничему и ничего не зная. Изв'єстно, что папугать, чтобъ заставить удивляться себф. наго и любять позввать на всякое зредище; Скажите толив дикую резкость и, не дожи воть они оть нечего делать и идуть посмодаясь ея отвъта и не давая ей придти въ себя тръть фокусовъ-покусовъ какого-нибудь гооть первой резкой нелепости, говорите дру- воруна, на кредить пользующагося известгую, третью, и говорите съ уверенностью въ ностью «отлично-умнаго человека». Зала непредожности своихъ мыслей, смотрите на публичнаго чтенія не университетская аудитолпу прямо, во всв глаза, не мигая и не торія: въ ней собираются не слушать, а слыморгая. Напримъръ слава Пушкину въ своей шать, чтобъ потомъ не подумать, а поболтать апогей и все передъ нимъ на коленяхъ: на- въ обществе. Поэтому ловкій «лекторъ« избечните «ругать» его въ буквальномъ значени гаетъ всего, въ чемъ есть мысль, и хлопочетъ мелки и ничтожны, хотя и не лишены бле- непріязненнаго ему писателя, выбираетъ изъ стокъ таланта, вившней отделки и т. и. Вы нея исколько фразъ, которыхъ не понидумаете, что трудно сдёлать? Ничего не бы- маеть, потому что эти фразы состоять не вало, только больше смёлости. Разверните изъ общихъ местъ, составляющихъ насущ-

бою мысль, требующую для своего пониманія ной долинь, а орель взмахнуль широкими репутацію силится запятнать лекторъ, при- тельно. носиль людямь плодъ горячаго восторга, без-Парижъ!..

паукъ прицъпился къ хвосту орла, — и мощ- женію къ самому себъ. Это явленіе общееи бъдный паукъ опять очутился на низмен- ограниченнаго человъка.

ума и чувства. Сверхъ того въ фразахъмо- крыльями, съ горныхъ громаль горло и отгуть встратиться слова, которыхъ не слы- важно ринудся възнакомыя ему безбрежныя шалъ лекторъ, учившійся какъ-нибудь и пространства эфира... Менцель теперь явилчему-нибудь на жельзные гроши, — и вотъ ся въ Россіи въ прекрасномъ переволь, за онъ читаетъ эти фразы, какъ образецъ га- который русская литература должна быть лиматьи и искаженія языка. Толпа везд'я ве- весьма благодарна переводчику. Въ самомъ села, въ Парижъ особенно. — и вотъ она дъль, пора намъ взглянуть прямо въ дипо смъется и рукоплещетъ своему лектору. Но этому пресловутому мужу, котораго имя еще горе книгъ, если въ вырванныхъ изъ нея обаятельно дъйствуетъ у насъ на нъкотофразахъ заключается не только мысль, но рыхъ, и къ которому еще недавно кто-то еще и новая мысль, выраженная новымъ простеръ братскія объятія за то, что онъ насловомъ или новымъ терминомъ!.. Какое ей падаетъ на Гегеля. Гёте и Мюдлера... Les дъло до того, что въ языкъ и образъ выра- beaux esprits se rencontrent!.. Всъ другіе женія осм'вянной болтуномъ книги можетъ русскіе журналы холодно и грубо приняли быть уже занимается заря новой эпохи ли- незванаго гостя, хотя и сами себь не могли тературы, новыхъ понятій объ искусстві, отдать отчета въ своей вражлебности къ новаго взгляда на жизнь и науку? Какое нему. Пора перестать основываться на ледо до того, что тоть, чью литературную безотчетномъ чувстве, пора мыслить созна-

Разумъется, что въ Менцелъ нельзя откорыстной любви къ истинъ, то, что пере- рицать и накоторой заслуги, которая состоячувствоваль и перемыслидь онь, чёмъ жи- да въ преследовании пошлой нёменкой санветь его душа, чёмь быется его сердце?.. тиментальности и другихъ дурныхъ сторонъ Болтунъ прочелъ двё-три фразы изъ его немецкой литературы, которыя онъ преслестатьи, прочель, разумъется, съ искаженіемъ доваль різко и дерзко. Но побить нісколько смысла, съ фарсами и гримасами, и къ за- дрянныхъ романовъ и хотя множество глуключеніе прибавиль: «право, божусь вамъ, пыхъ книжонокъ-еще не великое діло, — и это гадиматья!» и толпа рада вёрить ему; она если бы подобно хорошіе рецензенты плохихъ было заснула отъ одной необходимости слу- книгъ могли претендовать на геніальность, шать, и ее вдругь будять такимъ милымъ и то Европа не обобралась бы геніями, какъ забавнымъ фарсомъ; какъ же ей не смъять- грибами послъ дождя. Чтобы хорошо писать ся!.. Ла ей надо смъяться уже изъ одной о дурныхъ книгахъ, нужна начитанность, благодарности, что ее выводять изъ тиже- накоторая литературная образованность, на лаго и страннаго положенія ділать серьезную сколько вкуса и изощренной навыкомъ спомину... Въ Париже все говорять bons-mots, собности владеть языкомъ; но чтобы хорошо даже записные глупцы; черезъ bons-mots писать о книгахъ умныхъ и сочиненіяхъ тамъ пріобрѣтаютъ славу, черезъ bons-mots ученыхъ, нужно имѣть глубокую натуру, и теряють ее. Неражко честь и доброе имя развитую ученіемь и мыслыю, и даръ слова зависять тамь отъ bons-mots какого-нибудь отъ природы. Но натура Менцеля очень записного бонмотиста... Таковъ уже городъ мелка, умъ ограниченъ, а учился онъ на мъдныя деньги, почерпнувъ свои свъдънія Менцель перепробоваль вст эти способы изъ журналовъ, —а между тъмъ пустился судобывать журналомъ и «лекціями» славу дить и рядить о предметахъ, выходящихъ себъ и дълать вредъ своимъ врагамъ. Онъ изъ ограниченнаго круга доступныхъ ему сочинялъ выписки изъ разбираемыхъ книгъ, идей, — именно объ искусстве и науке, о приписываль своимъ противникамъ метнія. Гёте и Гегель. Въ маленькихъ делахъ онъ которыхъ они и не думали имъть, раздавалъ быль великъ, а на великія его не стало. вънцы славы и безсмертія людямъ бездар- Нашлись люди, которыя указали ему его нымъ, гаерствовалъ и клеветалъ на генія, мѣсто; онъ разсердился на нихъ и сталъвыталантъ и всякаго рода заслугу, и всякаго мещать на Гёте и Гегель. Къ оскорбленному рода силу, и всякаго рода достоинство. Но и раздраженному самолюбію присоединились главная причина его позорной извъстности — нъкоторыя одностороннія убъжденія, котодерзкіе и наглые нападки на Гёте. Онъ рымъ ограниченные люди всегда предаются прицѣпилъ свое маленькое имячко къ вели- фанатически, не столько по любви къ кому имени поэта, какъ въ басив Крылова истинв, сколько по любви и высокому уваный орель вознесъ его на вершину опо- и воть съ какой точки зрвнія имя Менцеля ясаннаго облаками Кавказа... Не съ нимъкон- есть имя нарицательное, понятіе родовое. чилось, какъ съ паукомъ: пахнулъ вътеръ - Взглянемъ на эти одностороннія убъжденія

условливаются непреложными законами, въ многодарную землю; а вечеромъ въ новой въ его же сущности заключенными; для нихъ торжественности, какъ побъдитель, утомленгосударство не есть живая, индивидуальная ный победой, сходить съ своей вечно-неизличность, сама по себь и сама для себя сущая, мынной дороги и блыдными лучами даеть поимъющая свою свободную волю, которая слъдніе замирающіе попълуи своей любимиць выше воли частныхъ лицъ; для нихъ госу- и скрывается за розовымъ занавъсомъ мердарство не имбеть ни почвы, ни климата, дающей зари, высылая на смену и бледнони географіи, ни исторіи, ни прошедшаго, ликую луку, и миріады лучезарных взв'вздъ... ни настоящаго; для нихъ оно не есть живое Да! напрасно, съ того незапамятнаго довреосуществление довременной божественной меннаго мгновенія, какъ творящее «да буидеи, ставшей по возможности явленіемъ и деть!» позвало небытіе къ бытію, до нашего стремящейся развиться изъ самой себя во времени, напрасно солице ни раза не взошло всей своей безконечности; для нихъ не су- вечеромъ и не скрылось утромъ, ни раза не шествуеть міродержавнаго Промысла, ко- вышло съ запада и не закатилось на востокъ; торый управляеть судьбами царствъ и на- напрасно за успокоительной смертью зимы роловъ и, въ разумно-свободной необходи- слъдуетъ всегда воскрешающая весна, за мости, указываетъ на путь, его же не прей- весной - знойное льто, за льтомъ - богатая дадеши... Неть! для этихъ маленькихъ вели- рами плодовъ осень, которой последніе, закихълюдей государство есть искусственная ма- поздалые желтые колосья и листья наконець шина, которую по произволу можетъ вертъть покрываются серебристымъ и алмазнымъ всякій маленькій великій челов'єкъ. Они осу- инеемъ зимы... Напрасно океанъ, скованный ждають Петровъ и Наполеоновъ, съ важно- берегами, не можеть вырваться изъ своего стью указывая на ихъ ошибки и не шутя бездоннаго ложа, и его громадныя волны, давая знать, что на мфстф этихъ впрочемъ грозящія земль и небу, съ воемъ и ревомъ, дъйствительно великихъ людей они бы не въ безсильной ярости, разбиваются о несосдълали такихъ промаховъ. Они говорятъ: крушаемую твердыню гранитныхъ скалъ... Петръ сдалалъ тогда-то вотъ то-то, между Напрасно ръки, какъ обычную дань, несуть темъ какъ ему следовало бы въ то время къ морю волны свои и не текутъ вспять... сделать воть это; они говорять, что Наполе- Напрасно все!.. Не слышна ему музыка сферь онъ палъ потому, что не стоялъ за права и міровъ; глухъ онъ къ гармоническому хору, человъчества, а думаль только о своей лич- который образуеть своимъ стройнымъ чиной власти. Жалкіе слепцы! Петръ сделаль номъ, своими неизменяемыми законами, своименно то, для чего послаль его, что пору- имъ несмущаемымъ теченіемъ къ предустачиль ему Богь, —ему, своему посланнику и новленной отъ въка цъли, твореніе предвъчпомазаннику свыше; онъ угадалъ волю духа наго Художника!.. Нъть, ему слышатся только времени, и не свою, а волю пославшаго его диссонансы, мерещится одинъ раздоръ: тучи выполниль онъ, - потому-то онъ и великій грозять отнять свыть, громъ - разбить землю, челов'якъ. Только маленькіе великіе люди молнія—испепелить все живущее на ней, —и, таращатся выполнить свою случайную во- офдими сумасбродь, онъ хватается за топоръ, лю: воля великихъ людей всегда совпадаетъ обтесываетъ свои колынки и тычинки и хлосъ волей Божіей, которой и сильны они, почетъ подпереть ими съ трескомъ разрукоторой и удаются имъ дъла ихъ. Наполе- шающееся зданіе вселенной... онъ палъ потому же, почему и всталъ: та Такое же зрълище представляютъ собой и же могучая десница низвергла, которая и эти маленькіе великіе люди, о которыхъ мы вознесла его. Онъ совершилъ свою миссію — говоримъ. Добровольные мученики, —имънътъ

Есть особый родь сердобольных в людей, и наль не отъ слабости, а отъ тяжести которые болье занимаются другими, нежели своей силы, которая уже не находила самими собою, а потому всегла несчастны, болже иля себя ижла. Смжины и жалки всегда обременены хлопотами и заботами, эти великіе маденькіе дюли!.. Вообразите Имъ кажется, что и въміръ все идетъ худо, себъ сумасшелшаго, котораго разстроеннои что отечество ихъ вотъ сейчасъ готово му воображению представляется, что вотъ погибнуть жертвою превратнаго хода дъль, облака упадуть на землю и полавять ее. а вслужение такого взгляда на вещи имъ вотъ огнелыщащее солние спалить своими кажется, что они призваны и міръ исправить, дучами все живущее на ней, вотъ зима иси отечество спасти, —для чего тому и дру- требить его своимъ губительнымъ хлаломъ... гому нужно только поверить ихъ мудрости Напрасно солнце утромъ восходить въ таи неуклонно выполнить ихъ совъты. Для комъ торжественномъ величіи и пробуждаеть этихъ маленькихъ великихъ людей государ- къ ликованію все твореніе, отъ былинки до ство не есть живой организмъ, котораго части человъка: въ полдень такъ роскошно осіянаходятся въ зависимомъ другъ отъ друга ваетъ нетленнымъ зелотомъ дучей своихъ и взаимнодъйствій, котораго развитіе и жизнь годубой куподъ неба, и свою дюбимую дочь,

покоя, для нихъ натъ радости, натъ счастья: средніе вака, этотъ роскошный пватъ своей тамъ гаснеть свъть просвъщенія, туть гиб- юности, изъ которыхъ образовался роскошнеть побродьтель и нравственность, здысь ный плодь его мужества?.. Омаръ сжегъ подавляется палый народъ, и съ воплемъ Александрійскую библіотеку: проклятіе Омауказывають они на виновниковь такого ужас- ру - онь навѣки погубиль просвышение преввъ состояния остановить ходъ міра, изм'єнить проклинать Омара! просв'єщеніе — чулная участь народа; какъ будто-бы нетъ Прови- вещь. будь оно океаномъ, и высущи этотъ сліному случаю или сліной волі одного че- подъ землей невидимый и сокровенный родвайте въ священную книгу судебъ челове- пробиться наружу светлымъ ключемъ и пречества, въ вечную «книгу царствъ» - въ вратиться въ океанъ. Просвещение безсмертисторію, по которой поверхностно скользять но, ибо оно не имветь вив себя никакой пви заранъе заготовленными произвольными есть само себъ цъль, и въ самомъ себъ заровъ и Платоновъ, опустъли ея дивные хра- духа, стремящагося къ сознанію, есть внузаросли травой, а статуи взяла желёзная рука его необходимый результать. Неужели солнце насъ она, эта прекрасная Греція? Разв'в раз- Божіей славы, а фонарь для осв'ященія нанавсегда потерявшаго свой смыслъ и свое въками кодексъ Юстиніана—и жизнь древзначение прошедшаго, а не источникъ живого няго міра сділалась нашимъ законнымъ наблаженства, величайшаго разумнаго насла- следіемь, вошла въ нашу жизнь, какъ элежденія и изящи вішимъ созданіемъ общеміро- менть. Но вотъ самый разительный примерь: лучили мы ее, какъ законное наследіе?.. Кто у него есть исторія, есть прошедшее, что онъ падши отъ натиска варварства и невеже- латься римляниномъ. Явилось множество маства?—Пережитые человъчествомъ моменты денькихъ великихъ людей и съ школьными не исчезають въ въчности, какъ звукъ, те- тетрадками въ рукахъ стало около машинки, ряющійся въ пустынь; но навсегда делаются названной ими la sainte guillotine, и начало его законнымъ владениемъ въ сознании, ко- всёхъ переделывать въ римлянъ. Поэтамъ торое одно дѣйствительно, одно есть истинная приказали они во имя свободы воспѣвать жизнь духа, а не призракъ. Не только для республиканскія добродітели, думая, что исвозмужалаго человъка, -- и для старца, если кусство должно служить обществу; мыслитетолько его старость ясна, какъ вечеръ пре- лямъ повельли, тоже во имя свободы, докакраснаго весенняго дня, воспоминаніе о зывать равенство правъ, а кто бы изъ поэтовъ свётломъ утрё своего младенчества, о зной- или мыслителей, слёдуя свободё вдохновенія номь полудив своей юности составляеть одно или мысли, осмёлился восиввать и доказывать изъ отрадивишихъ наслажденій его старости, противное, — твить во имя свободы рубили но человичество выше человика, моменты его головы. Искусство и знаніе погибли—нить жизни есть высшая, разумнъйшая дъйстви- больше развитія идей, остановленъ навсегда тельность, чёмъ моменты жизни человека, — ходъ уму... Но погодите отчаяваться: та же такъ оно ли забудетъ греческую жизнь, этотъ воля, которая попустила возстать злу, та нероскошный цвътъ своего младенчества, или видимая, но могучая воля и истребила зло, —

наго зда; какъ будто-бы люди, или человъкъ, няго міра! Погодите, милостивые государи. дънія, и судьбы земнородныхъ предоставлены океанъ какой-нибудь Омаръ, — все останется ловека. Сумасброды! внимательнее загляды- никъ живой воды, который не замедлить ващи взоры, отуманенные предуб'яжденіями ли, обыкновенно называемой «пользой», но понятіями вашей ограниченной личности, ключаеть свою причину, какъ внутренняя Умираетъ прекрасная Греція, отчизна Гоме- жизнь сознающаго себя духа. Удовлетвореніе мы, сброшены съ пьедесталовъ ея мраморныя тренняя причина и цѣль просвѣщенія; а его статуи; храмы сокрушились, и ихъ развалины внёшняя польза для человечества есть уже варвара-победителя; но разве умерла для есть не самостоятельная планета, символь валины ея храмовъ и обломки ихъ колоннъ шей маленькой земли, хотя оно и свътитъ не свидътельствують намь о гармоніи ихъ намъ, и грветь?.. Омаръ сжегь Александрійразм'вровъ, о первобытной красот роскош- скую библіотеку, но не сжегъ Гомера и Планыхъ ихъ формъ? Развъ эти чудныя статуи, тона, Эсхила и Демосфена, которыхъ мы пережившія тысячельтія, не предстали Вин- знаемъ. Но вотъ варвары разрушили Закельману во всемъ очарованіи вѣчной юности, падную Римскую имперію—погибла цивилии не открыли ему сокровенныхъ тайниковъ зація, исчезла мудрая гражданственность? исчезнувшей жизни свътлыхъ чадъ Элла- Нътъ, не погибла она: въ въчномъ городъ, ды, и не повыдали ему дивныхъ тайнъ твор- столиць политическаго міра, снова явидся чества? Разв'в для насъ «Иліада»—мертвая вічный городь, столица духовнаго міра. Побуква, нёмой памятникъ навёки умершаго и томъ нашелся затерянный варварствомъ и вого искусства? Развѣ жизнь грековъ не во- народъ нашего времени, особенно богатый шла въ нашу, какъ элементъ? развѣ не по- маленькими великими людьми, забывъ, что же говорить, что Греція умерла навсегда, народь новый и христіанскій, вздумаль сдё-

и чуловище пало жертвой самого себя, какъ жить при дворь или не жить при немь - это скорпіонъ, умертвивши себя собственнымъ рішительно все равно, потому что въ обожаломъ: затвя школьниковъ не удалась, те- ихъ случаяхъ можно быть равно великимъ тралки осм'яны, кровавая комелія освиста- и равно доброд'єтельнымъ челов'єкомъ. Вона-и къмъ же? -сыномъ революци, однимъ вторыхъ, не только несправедливо, но и челов'якомъ, сотворившимъ волю пославшаго справедливо, нападая на челов'яка, отнюдь его... Кто могъ предвильть, кто могъ пред- не доджно смышивать его съ художникомъ. сказать это? Вёдь ужъ все погибало... Но равно какъ, разсматривая художника, отмаленькіе великіе люди не понимають этого нюдь не следуеть касаться человека. У искуси отъ всей души убъждены, что если міръ ства есть свои законы, на основаніи котоеще какъ-нибудь держится, то не иначе, рыхъ и должно разсматривать его произведекакъ ихъ мудростью и усердіемъ къ общему нія. Мысль, выраженная поэтомъ въ созданіи. можеть противорічить личному убіж. Къ числу такихъ-то маленькихъ великихъ денію критика, не переставая быть истинлюдей принадлежить и Менцель. Ему не ною и общею, если только создание действинравится порядокъ дёлъ въ Германіи, и онъ тельно художественно: ибо человёкъ, какъ придумаль на досугь свой планъ для ея благо- ограниченная частность, можеть заблуждатьсостоянія; но какъ она не осуществляеть ся и питать ложныя убъжденія, но поэть, этого благод втельнаго плана, не будучи въ какъ органъ общаго п мірового, какъ непосостояніи отрѣшиться отъ своего историче- средственное проявленіе духа, не можеть скаго развитія, ни отъ своей національной ошибиться и говорить ложь. Конечно, платя индивидуальности, да еще, какъ кажется, не дань своей человеческой натуре, и онъ мобудучи въ состояніи постичь всей премудро- жеть впадать въ заблужденія, но это тогда, сти Менцеля, и не въритъ ей, а на самого когда онъ измѣняетъ своей творческой наего смотрить, какъ на журнальнаго крикуна турь, становится невърнымъ самому себъ и и политическаго полишинеля, то онъ и воз- перестаеть быть поэтомъ, допуская своей стаеть на нее со всёмь ожесточеніемь фана- личности вмёшиваться въ свободный протика и представляеть собою отвратительное цессь творчества и впадая въ резонерство, и возмутительное зрадище сына, быющаго по сумводизмъ и аддегорію. Сладовательно, чтощекамъ родную мать свою. Другими словами: бы узнать, върна ли мысль, выраженная поему досадно, зачемъ Германія есть то, что этомъ въ его произведеніи, должно сперва она есть, а не то, чёмъ бы ему хотелось ее узнать, действительно ли художественно его видьть - требование столь же справедливое, создание. Но этоть вопрось рышается непокакъ и то, зачёмъ у васъ волосы русые, а не средственнымъ впечатлениемъ созданія на черные, когда мий именно хочется, чтобы у непосредственное чувство критика (разумбетвасъ были черные волосы!.. И поэтому ему ся, если его чувство доступно пзящному, все не нравится въ Германіи, и ея книж- глубоко и всеобъемлюще), пов'єреннымъ поность, и ея ученость, и ея патріархальные томъ діалектикою мысли на непреложныхъ обычан и нравы. Но болве всего онъ возста- основаніяхъ искусства, а отнюдь не полицейетъ на нее въ лицъ ся геніальныхъ предста- скими справками о трезвости поведенія и вителей, которыми онъ гордится, и которые аккуратности поэта въ платежѣ долговъ, или доставили ей уметвенное владычество надъ осведомленіями о томъ, какъ отзывалась о всей просвыщенной частью земного шара. немъ бабушка, довольна ли была имъ те-Философія Гегеля признала монархизмъ выс- тушка, и хорошо ли онъ жилъ съ женою, а шей разумной формой государства, и мо- еще мен ве произвольными убъжденіями слунархія съ утвержденными основаніями, изъ чайной личности критика. Основная идея исторической жизни народа развившимися, критики Менцеля есть та, что искусство была для великаго мыслителя идеаломъ госу- должно служить обществу. Если хотите, оно дарства. Менцель думаеть объ этомъ совер- и служить обществу, выражая его же собшенно иначе, и потому онъ объявилъ, что ственное сознание и питая духъ составляю-Гегель сумасбродъ, дикій фанатикъ, и его щихъего индивидуумовъ возвышелными впефилософія - бъснованіе полоумнаго человька. чатльніями и благородными помыслами благо-Еще большему ожесточению съ его стороны го и истиннаго; но оно служить обществу не подвергся Гёте. Великій поэтъжиль при вей- какъ что-нибудь для него существующее, а марскомъ дворъ, пользовался благосконностью какъ ньчо существующее по себь и для многихъ вънценосныхъ особъ и даже гор- себя, въ самомъ себъ имъющее свою цель и дился дружбою къ себъ многихъ изъ нихъ. свою причину. Когда же мы будемъ требо-Вотъ первое преступление германскаго поэта вать отъ искусства споспъществования обще-Гёте противъ добродътельнаго римлянина ственнымъ цълямъ, а на поэта смотръть, Менцеля, который по одному этому предмету какъ на подрядчика, которому можно заказы разродился двумя глупостями. Во-первыхъ, вать въ одно время — воспъвать святость бра-

ка, въ пругое — счастье жертвовать своей ской... Для этого онъ поправляетъ исторію. жизнью за отечество, въ третье - обязанность выдумывая никогда несуществовавшие факчестно платить долги, то вивсто изящныхъ ты, клевещеть на Наполеона, заставляя касозданій наводнимъ литературу риомованными кого-то глупаго пажа подслушивать его нелиссертаціями объ отвлеченных в разсудоч- бывалый разговоръ съ напою Піемъ VII, а ныхъ предметахъ, сухими аллегоріями, подъ чтобы унизить кардинала Ришелье, ненавикоторыми будеть скрываться не живая исти- димаго имъ какъ врага выродившейся феона, а мертвое резонерство, или наконецъ дальной аристократіи, противупоставляеть угарными исчадіями мелкихъ страстей и ему въ своемъ романъ пустого и нибъснованія партій. То и другое было во чтожнаго Сен-Марса, дълая его героемъ и французской литературѣ. Сперва ея произ- великимъ человѣкомъ. А между тѣмъ «идевеленія были лекламаторскимъ резонерствомъ, альный» Ламартинъ хлопочетъ въ воляныхъ которое въ звучныхъ и гладкихъ стихахъ медитаціяхъ, приторно - чувствительныхъ то расплывалось пошлыми сентенціями, какъ элегіяхъ и надуто-риторическихъ поэмахъ въ сочиненіяхъ Корнеля, Расина, Буало, воскресить католицизмъ среднихъ въковъ, Мольера, Фенелона (автора «Телемака»), котораго онъ не понимаетъ. Вышелъ во то разсыпалось медкимь б'есомь въ пошлыхъ Франціи новый уголовный законь, а завтра остротахъ и нагломъ кощунствъ надъ всъмъ является сотня дюжинныхъ романовъ, въ святымъ и завътнымъ для человъчества, какъ которыхъ примъромъ решается справедливъ сочиненіяхъ Вольтера; теперь ея произве- вость или несправедливость закона; вышло денія — буйное безуміе, которое, обоготворивъ новое постановленіе хоть о налогахъ, ренеистовство животныхъ страстей, выдаетъ, крутствъ, акціяхъ-опять завтра же длинная подобно Гюго, Дюма, Эжену Сю, мясниче- вереница романовъ, которая нынче читается ство за трагедію и романь, а клеветы на че- съ жалностью, а завтра забывается. Не таловъческую натуру-за изображение настоя-кова истинная поэзія: ея содержание не вощаго въка и современнаго общества. Въ са- просы дня, а вопросы въковъ, не интересы момъ дѣлѣ, что представляетъ нынѣшняя страны, а интересы міра, не участь партій, а французская литература? Отраженіе мелкихъ судьбы человічества. Не таковъ художникъ: секть, ничтожныхь системь, эфемерныхь въ дивныхь образахь осуществляеть онъ партій, дневныхъ вопросовъ. Д'Юдеванъ или божественную идею для ней самой, а не для извъстный, но отнюдь не славный Жоржъ какой-либо внъшней и чуждой ей цъли. Зандъ пишетъ цълый рядъ романовъ, одинъ Толпа Менцелей не смутитъ его дикими другого нелъпъе и везмутительнъе, чтобы воплями и укорами въ безполезности его приложить къ практик идеи сен-симонизма существованія—онъ гордо ответить ей: объ обществъ. Какія же это идеи? О, безподобныя!--именно: индюстріальное направленіе должно взять верхъ надъ идеальнымъ и духовнымъ; должно распространиться равенство не въ смыслъ христіанскаго братства, которое и безъ того существуеть въ мір'в со времени первыхъ двънадцати учениковъ Спасителя, а въсмыслъ какого-то масонскаго или квакерскаго сектантства; должно уничтожить всякое различіе между полами, разрешивъ женщину на вся-тяжкая и допустивъ ее наравив съ мужчиной къ отправленію гражданскихъ должностей, а главное-предоставить ей завидное право мінять мужей по состоянію своего здоровья... Необходимый результать этихъ глубокихъ и превосходныхъ идей есть уничтожение священных узъбрака, Вдохновение художника такъ свободно, что родства, семейственности, словомъ, совер- самъ онъ не можетъ повелевать имъ, но пошенное превращение государства сперва въ винуется ему, ибо онъ въ немъ, но не отъ животную и безчинную оргію, а потомъ-въ него. Онъ не можеть выбирать темъ для призракъ, построенный изъ словъ на воз- своихъ созданій, ибо безъ его вѣдома воздухв. Альфредъ де-Виньи, другой маленькій никають въ душв его таниственныя явле-Ришелье — Франціи феодально-монархиче- и готому-то

Подите прочь: какое дъло Поэту мирному до васъ! Въ развратъ каменъйте смъло; Не оживить вась лиры глась! Душѣ противны вы, какъ гробы, Для вашей глупости и злобы Имъли вы ло сей поры Вичи, темницы, топоры; Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ! Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ Сметають сорь-полезный трудь! Но, позабывъ свое служенье, Алтарь и жертвоприношенье, Жрецы ль у васъ метлу берутъ? Не для житейскаго волненья, Не для корысти, не для битвъ Мы рождены для вдохновенья, Лля звуковъ сладкихъ и молитвъ!

великій человічекь, ударился вь другую нія, которыя показываеть онъ потомъ на крайность: онъ изъ всехъ силъ хлопочеть о диво міру. Онъ творить — не когда хочеть. возстановленіи французской монархіи вътомь но когда можеть; онъ ждеть минуты вдохвидь, въ какомъ она была до кардинала новэнія, но не приводить ея по воль своей,

Пока не требуетъ поэта Къ священной жертвѣ Аполлонъ, Въ заботахъ суетнаго свъта Онъ малодушно погруженъ; Молчить его святая лира, Душа вкушаетъ хладный сонъ, И межъ дътей инчтожныхъ міра, Быть можеть, встхъ вичтожитй онъ. Но лишь божественный глаголъ До слуха чуткаго коснется, Душа поэта встрененется, Какъ пробудившійся орелъ. Тоскуеть онъ въ забавахъ міра, Людской чуждается молвы; Къ ногамъ народнаго кумира Не клонитъ гордой головы; Бѣжить онъ, дикій и суровый, И звуковъ, и смятенья полнъ, На берега пустынныхъ волнъ. Въ широкошумныя дубровы...

Менцель поставляеть Гёте въ великую вину и тяжкое преступленіе, что онъ молчалъ во время французской революціи и ни однимъ стихомъ не выразилъ своего мнвнія точно въ одномъ русскомъ журналѣ кто-то комъ по зубамъ, толкуя о реляціяхъ напоставилъ Пушкину въ вину, что онъ, воро- леоновскихъ походовъ и побъдъ, или какойтясь изъ-за Кавказа, гдв быль свидвтелемь нибудь фельетонисть, по копейкв со строки славы русскаго оружія, напечаталь VII-ю надсаживавшій себѣ грудь громкими фразами rencontrent!.. И такая легкая, удобононятная пінтика: во время революціи поэтъ непремѣнно долженъ или хвалить, пли хулить ее въ своихъ стихахъ, а во время войныпрославлять подвиги соотечественниковъ!... И какъ для Менцелей понятно, что Пушкинъ, возвратясь съ Кавказа, привезъ съ собой «Кавказскаго Плѣнника», и какъ непонятно для нихъ, что Грибовдовъ съ того же Кавказа привезъ «Горе отъ Ума» — злую сатиру на современное московское (а не кавказское) общество... Бадные люди!..

«Каждое слово Гёте принималось какъ изреченіе оракула; но онъ никогда не начиналь ръчи, чтобы напомнить германдамь о народной ихъ чести, либо чтобы одушевить ихъ на какой-нибудь благородный помысль или подвигь. Равнодушно пропускаль онъ мимо себя событія всемірной исторіи, или только сердился, что военныя тревоги подъ-часъ нарушали сладкія минуты поэтическихъ его наслажденій. До французской революціи дремала Германія. Это грозное событие пробудило наше отечество ужаснымъ образомъ: какія чувствованія должно было оно породить въ сердцѣ перваго нашего поэта? Новая эра возбудила восторгъ въ Шиллерѣ; Горресъ, сгорая стыдомъ отъ измѣны отчизнѣ и отъ глубокаго ея униженія, напомпналь соотечественникамъ про прежнюю честь и прошлое величіе Германіи. Что же сдълаль Гёте Написаль нъсколько легкомысленныхъ комедій. Потомъ явился Наполеонъ. Что долженъ былъ думать о немъ, сказать про него первый германскій поэтъ? Онъ долженъ былъ, какъ Аридтъ и Кернеръ, проклинать губителя своей отчизны и сдълаться главою союза добродѣтели, или ежели по при-вычкѣ нѣмцевъ онъ былъ больше космополитъ,

чёмъ натріоть, то по крайней мёрё, какъ Байронь, должень бы уразумьть глубоко-трагическое значение великаго героя и его дивной судьбы». (Ч. П. стр. 408-509)

Сколько джей и пошлостей въ немногихъ словахъ этой ограниченной намецкой головы! У каждаго народа необходимо двъ стороны: дъйствительная, сущная, и, какъ конечное ея отраженіе, пошлая и смішная; поэтому и нѣмцевъ можно раздѣлить на германцевъ. каковы: Лессингъ, Кантъ, Фихте, Шеллингъ, Гегель, Шиллеръ и Гёте, и на нъмпевъ. каковы: Коцебу, Клауренъ, Августъ Лафонтенъ, Фан-дер-Фельде, Баумейстеръ, Кругъ, Бахманъ и пр. Къ этимъ-то достопочтеннымъ и достополезнымъ нѣмцамъ-филистерамъ, отъ которыхъ попахиваетъ кнастеромъ и пивомъ, принадлежитъ и нашъ сердитый господинъ Менцель. Спросите его, съ чего онъ взяль, что Гёте равнодушно пропускаль событія всемірной исторія? Неужели ббъ этомъ событи, потрясшемъ весь міръ. какая-нибудь кумушка-старушка, которая съ Въ самомъ дёлё великое преступленіе! Такъ своими сосёдками день и ночь колотила языглаву «Онъгина», а не собраніе «торжествен- о томъ же предметь, неужели они больше ныхъ одъ»: подлинно—les beaux ésprits se интересовались и глубже понимали эти великія событія, нежели великій поэтъ, который, по словамъ самого Менцеля, былъ полнъйшимъ отражениемъ, върнъйшимъ зеркаломъ своего великаго въка? Кто сказалъ ему, что Гёте не останавливался въ безмолвномъ созерцаніи, полномъ любви, мысли и благоговънія, передъ таинственными судьбами, въ такомъ величіи совершившимися въ его глазахъ, онъ, въ которомъ все жило, и который во всемъ жилъ, который все въ себѣ ощущалъ и на все откликался струнами своего духа, этой звучной арфы вселенной, этого гармоническаго органа міровой жизни?..

> Съ природой одной онъ жизнью дышалъ, Ручья разумёль лепетанье, И говоръ древесныхъ листовъ понималъ, И чувствоваль травъ прозябанье; Была ему звъздная книга ясна, II съ нимъ говорила морская волна!

Неужели изъ того, что Гёте не воспѣвалъ великихъ современныхъ событій, следуеть, чтобы они не касались его, что онъ не чувствоваль ихъ? Развѣ Гомеръ въ своей «Иліадъ» воспълъ современное ему событіе, а не за два стольтія до него совершившееся? Развѣ Шекспиръ въ своихъ драмахъ представилъ тоже современный ему міръ? Помилуйте, господа Менцели, только какой-нибудь школьникъ съ тетрадкой въ рукв, какой-нибудь Сенъ-Жюстъ могъ расписать по мъсяцеслову вдохновение поэта, заставивъ его въ апрълъ воспъвать дружбу,

въмав-любовь, въ іюнь - бракъ, въ іюль - до- какой-нибудь ограниченной эпохи есть маброльтель!... Мы этимъ отнюдь не хотимъ ска- ленькіе великіе люди, есть Арилты и Кёрзать, чтобы поэту недьзя было отзываться неры, а у истинно великихъ людей испопъсней на современныя событія; нъть, это линовъ человъчества-другое время и друзначило бы впасть въ прогивуположную гія цели--міръ и вечность... Съ чего взяль крайность, а каждая крайность есть нель- Менцель, что Гёте долженъ быль сделаться пость, плодъ ограниченности ума и мелко- главой Тугендоунда, состоявшагося сти духа. Вдохновение не справляется съ школьниковъ и духовно-малолетнихъ детей календаремъ. Оно часто молчить, когда всв и смешного для людей взрослыхъ и возмуожидають его. Но мы однако думаемь, что жавшихь духомь... поэтъ всего менъе способенъ отзываться на современность, которая для него есть начало не понимаеть ни значенія, ни сушности исбезъ середины и конца, явление безъ полно- кусства, а взявшись говорить о томъ, чего ты и приости, закрытое туманомъ страстей, не смыслишь, невольно будешь говорить предубъжденій и пристрастія партій, и пото- вздоръ; если же къ этому присоединится му его влохновение больше дюбить жить въ духъ партии и оскорбленное самолюбие, то въкахъ минувшихъ и пробуждать исполин- вмъсто истины будещь изрыгать ругательскія тэни Ахилловъ и Гекторовъ, Ричардовъ ства и проклятія... Изъ всего этого видно и Генриховъ, или изъ недръ собственнаго одно: Мендель золъ на Гете за то, что тотъ луха воспроизводить свои гигантскіе образы, не хотиль быть ни крикуномъ, ни началькаковы — Гамлеть, Макбеть, Отелло. Мен- никомъ какой-либо политической партіи, что пель говорить, что новая эра, начатая фран- онъ не требоваль невозможнаго сплоченія разпузской революціей, пробудила восторгъ въ дробленной Германіи въ одно политическое Ппилеръ: зачъмъ же онъ такъ безсовъстно тъло. У генія всегда есть инстинктъ истины и умолчаль, что если Шиллерь съ восторгомь действительности; что есть, то для него разумпривътствовалъ начало французской рево- но, необходимо и дъйствительно, а что разлюціи, то съ отвращеніемъ смотрель на ея умно, необходимо и действительно, то тольпрододжение и конецъ и съ негодованиемъ ко и есть. Поэтому Гёте не требовалъ и не отвергнуль дипломъ на гражданина фран- желаль невозможнаго, но любиль наслапузской республики, который предлагаль ему ждаться необходимо-сущимъ. Для него необ-Конвенть за его трагедію «Фіеско» -- очень ходимость раздробленности Германіи была плохенькое твореньице въ художественномъ такимъ же уб'яжденіемъ и такой же в'ярой, отношеніи?... Или разсказать факть въ по- какъ у Пушкина было убъжденіе и въра, ловину иногда необходимо, чтобы поддер- что не русское море изсякнеть, а «славянжать ложь?... И какъ понятно, что Гёте не скіе ручьи сольются въ русскомъ морф». могъ поступить подобно Шиллеру, ибо Гёте Только какой-нибудь Мицкевичъ можетъ забыль геній несравненно высшій, геній чи- ключиться въ ограниченное чувство полисто-художническій, а потому неспособный тической ненависти и оставить поэтическія увлекаться никакими односторонностями, но созданія для риомованныхъ памфлетовъ; но обнимавшій все въ оконченной цёлости, на это-то и достаточно намекаеть на «міровое все смотръвшій не снизу вверхъ, а сверху величіе» его поэтическаго генія: Менцель внизъ. Вся цель стремленій самого Шиллера верно на коленяхъ передъ нимъ, а это сабыла-достигнуть мірообъемлющей объек- мая злая и ругательная критика для поэта тивности Гёте; только при концъ своего по- Наконецъ Менцель положительно и окончаприща онъ болье или менье достигь этого, тельно обнаруживаеть свой взглядь на Гёте, и оттого последнія его произведенія и выше, переводя противъ него следующія слова и глубже, чемъ произведенія его юности, Платона о Гомере: полной пожирающаго пламени, а вмъстъ съ нимъ и дыма, и чада, и угара... Что мог- котя по какой-то нъжности къ Гомеру и застън-ло дълать честь Шиллеру, то унизило бы чивости передъ пимъ, которыя питаю съ самой Гёте. Съ чего взялъ господинъ Менцель, что Гёте долженъ былъ, подобно господамъ Арндту и Кёрнеру, проклинать Наполеона, какъ губителя своей отчизны?... Это еще ше истины, то и принужденъ высказать, что дучто за новость?... Когда Менцель заставля- маю. Итакъ, любезный Главконъ, если ты встръеть Гёте подражать Шиллеру— въ этомъ говорять, что этоть поэть быль наставникомъ еще есть немножко смысла, потому что цълой Греціи, и что онъ стоить тщательнаго

Все это показываетъ только, что Менцель

«Мнъ должно наконецъ высказать мою мысль, тишь людей, превозносящихъ Гомера, которые Шиллеръ всетаки быль великій духъ, если изученія, потому что отъ него можно научиться не такой же художникъ; но заставлять орла дълать то, что дълали комары?... Для выполненія временныхъ требованій и цълей сообразно съ его предписаніями: то на такихъ людей, конечно, нельзя сердиться; имъ безъ со- національнаго духа, еще не могшаго сознать митнія должно оказывать любовь и дружбу. Они сколько могуть стараются всемфрно быть людьми честными; нельзи также не согласиться съ ними, что Гомеръ есть геній въ высшей степени поэтический и глава трагических поэтовъ. При этомъ наллежить однако заметить, что въ государствъ не должно допускать никакихъ твореній поэзін, кром'є п'єсноп'єній въ похвалу боговъ и въ славу доблестныхъ подвиговъ. Коль скоро ты допустишь туда нѣжную и сладостную лиру какого бы ни было рода, лирическаго и эпическаго, то произвольныя волненія, веселія нли печали стануть тамъ царствовать вмѣсто закона и ума»! (Ч. II, стр. 442-443).

долой искусство: они вредять обществу! сторонности и упрямо закрывать глаза на Давно бы такъ! Въ такомъ случав не для весь остальной Божій міръ, противоречацій чего было нападать на Гёте и писать цв- исключительности ихъ твенаго убъжденія... лую вздорную книгу; сказать бы прямо, коротко и ясно, долой искусство! Тогда всякій ходить подъ его маленькую идею -- онъ полпоняль бы, что б'ядному Гёте нечего делать гибаеть подъ нее; а не гнется-онъ ломаеть и сердца думаетъ, что онъ сошелся съ Пла- тесныя рамки его идеальнаго построенія тономъ, не видя въ словахъ величайшаго долой искусство - оно гръхъ, преступленіе, философа-поэта древности противорѣчія съ безправственность!.. Вотъ такъ-то: что долго самимъ собой и не понимая причины этого думать! А другой какой-нибудь чудакъ гопротиворачія. Платонъ первый открыль сво- товъ уничтожить общество, разрушить проимъ геніемъ причины красоты въ самой кра- мышленность, торговлю, словомъ, всю праксотъ, назвавъ все сущее воплощениемъ бо- тическую сторону жизни, чтобы обратить жественныхъ идей, отъ въка въ себъ пре- людей къ исключительному служению искусбывшихъ и въ себъ заключающихъ свою ству и подълать изъ нихъ художниковъ и причину, — и тотъ же Платонъ уничтожаетъ аматеровъ. Дайте имъ только возможность и міръ искусства, который есть міръ красо- силу приложить къ жизни свою теорію. ты!... Отчего это противоръчіе? — Оттого, Одинъ завопить: «общество! все погибай, что что въ древнемъ мір'я общество уничтожало не служить къ польз'я общества!» а другой въ себъ людей, и частнаго человъка при- зарычить: «искусство! все погибай, что не знавало не какъ существующаго самого по живеть въ искусствъ!»... Но истинно-мудрый себъ и для себя, а какъ только своего чле- кротко и безъ крика говорить: «да живеть жданинь быль выше человька; а какъ поэзія другое есть явленіе одного и того же разума, есть удовлетворение внутренней потребности единаго и въчнаго, и то и другое въ самомъ духа, сознающаго и себя, и міръ,-то Ила- себя заключаеть свою необходимость, свою тонъ при всемъ своемъ геніи и не могъ причину и свою ціль!» примирить этого противоръчія, которое было примирено христіанствомъ п дальнейшимъ кусству своими существенными выгодами, развитіемъ человъчества въ исторіи. Всякая пли уклоняться для него отъ своей цъли. философія въ своемъ началівесть противорічіе. Искусство не должно служить обществу инаитолько, свершивъ свой полный кругъ, дълается че, какъ служа самому себъ. Пусть каждое примиреніемъ, какъ философія нашего време- идетъ своей дорогой, не машая другь другу. ни, философія Гегеля. Хотя Платонъ понималъ существующее больше какъ поэтъ, нежели лейрановъ, Кауницевъ и Меттерниховъ жизни грековъ. Это разрушение въ Сократв воскликнуть: проявилось уже разко, какъ философія разсудка, противоположная поэтическому взгляду народа-художника, за что великій мудрецъ и погибъ жертвой оскорбленнаго имъ сферв, и всякій имветь значеніе, силу и двй-

въ Сократь начало новой для себя жизни. И посмотрите, съ какимъ уваженіемъ, съ какой любовью и какой благоролной скромностью вооружается противъ Гомера этотъ великій духъ! Смотрите, какъ боится онъ обаятельной силы нажной и сладостной лиры: о, онъ знаетъ, что не устоялъ бы противъ ея чародъйственнаго обольщенія, онъ въ самомъ себ'в чувствоваль своего предателя, ежеминутно готоваго изм'внить ему! Такъ противорвчать себв умы геніальные: только посредственность и ограниченность способны Итакъ-долой Гомера, долой Шекспира, фанатически предаться какой-нибудь одно-

Нашъ Менцель не Платонъ: что не полна быломь свыть. Менцель въ простоть ума Искусство не далось ему, не подошло подъ на, свою часть и своего слугу. Тогда гра- общество и да процватаетъ искусство: то и

Ла! общество не должно жертвовать ис-

Дело Питтовъ, Фоксовъ, О'Конелей, Такакъ философъ, т. е. не діалектикой мысли, а участвовать въ судьов народовъ и испытыполнотой внутренняго созерцанія, но онъ вать свое вліяніе въ пелитической сферф чеуже мыслиль, а не твориль, и потому раз- ловъчества. Дьло художниковъ — созерцать рушающая сила разсудка необходимо вошла «полное славы творенье» и быть его оргавъ его мірообъемлющія воззрвнія, какъ на- нами, а не вмешиваться въ дела политиче. чало разрушенія полной и гармонической скія и правительственныя. Иначе придется

> Бъда коль пироги начнетъ нечи саножникъ, А сапоги тачать пирожникъ!

Все велико на своемъ мѣстѣ и въ своей

лей. Мы говоримъ о нравственной точкъ дожественно, а для этого сперва должно раззрѣнія на искусство.

его безконечное значеніе.

въ мышленіи, что красота въ искусствъ. Осно- себя, чтобы уничтожить самое же себя. ваніе правственности лежить въ глубинъ духолить изъ одного начала, изъ одного общаго изведеній искусства, которыя цёлыми вёкаисточника-все то родственно, единокровно ми и народами признаны за художественныя, личается средствомъ, путемъ и формой своего ны, и наоборотъ, есть множество произведео нравственности отъ вопроса объ искусствъ въ высшей степени нравственныхъ. такъ же невозможно, какъ и разложить огонь жетъ ли этотъ огонь ваши руки, если вы по- ло бы насъ слишкомъ далеко, то и ограниложите ихъ на него. — и будуть ли вамъ чимся только тымъ, что слегка поговоримъ о просъ приличенъ только или ребенку, едва решенія «художественное», какъ будто опреначинающему говорить, или человъку сума- дъленное и всъмъ извъстное. сшедшему. Когда вамъ говорятъ, что женмладенць-живъ ли онъ, или родился мерт- человьческая раздыляется на будни, которыхъ

ствительность только въ своей сферф, а за- вымъ, или умеръ родившись. Итакъ, видите ходя въ чуждую, делается призракомъ, ино- ли: вы разделяете два вопроса именно потогла только смешнымъ, иногда отвратитель- му, что они неразделимы, что ответъ на олинъ нымъ, а иногла смъщнымъ и отвратительнымъ есть уже необходимо и отвъть на другой, ховивств, подобно Менцелю. Можеть быть Мен- тя бы вы другого и не двлали. Такъ и въ пель быль бы хорошимъ чиновникомъ при по- искусстве: чтб художественно, то уже и нравсольствъ, или даже депутатомъ города или со- ственно; что нехудожественно, то можетъ словія, потому что можеть быть онь въ этомъ быть не безнравственно, но не можеть быть и знаетъ что-нибудь и способенъ на что-ни- нравственно. Вследствіе этого вопросъ о буль, но онъ не можетъ быть даже и посред- нравственности поэтическаго произведенія ственнымъ критикомъ, потому что ровно ви- долженъ быть вопросомъ вторымъ и вытекать чего не смыслить въ искусствъ, не имъетъ изъ отвъта на вопросъ — дъйствительно ли никакого органа для принятія впечатлівній оно художественно. Произведеніе искусства. изящнаго. Онъ судить объ искусстве, какъсле- художественность котораго не выдержить пой о пвътахъ, глух й о музыкъ. Воду нельзя высшей пробы вкуса и критики, можетъ быть мърить саженями, а дорогу ведрами; нельзя по положительно-безнравственно, какъ оскорбдяполитик в судить объ искусствв, ни по искус- ющее нравственность, и можеть быть отрицаству о политикъ, но каждое должно судить- тельно-безнравственно, какъ только не оскорся на основании своихъ собственныхъ зако- бляющее нравственности; но всякое истинно или дѣйствительно-художественное произве-Есть еще и другая фальшивая м'врка для деніе не можеть не быть положительно-нравискусства-тоже принятая Менцелемъ, кото- ственнымъ. Доказать, что произведеніе исрый въ отношении къ ней имъть, имъть и кусства положительно-безиравственно-знавсегла булеть имъть еще болъе подражате- чить доказать, что оно положительно-нехусмотрѣть его въ его собственной сферѣ, т. е. Это вопросъ глубокій и важный. Сколько въ сферв искусства, и доказать изъ него же позволяють предълы статьи, намекнемь на самого, что оно нехудожественно, или по крайней мъръ, прежде вопроса о нравственности, Нравственность принадлежить къ сферф принять это за утвержденное и очевидное. человъческихъ дъйствій, и въ отношеніи къ Единосущное не противоръчить единосущволь человька есть то же самое, что истина ному, и истина не раздъляется на самое же

Намъ возразятъ, что наше воззрѣніе проха-источника всего существа. Все, что вы- тиворфчить опыту, ибо есть множество прои нераздъльно въ своей сущности, хотя и раз- но которыя тъмъ не менъе безнравственпроявленія. Следовательно отделить вопросъ ній слабыхъ съ художественной стороны, но

Для отвѣта на подобное возраженіе, имѣюна свъть, теплоту и силу горънія. Но по это- щее всю силу внъшней очевидности, должно му-то самому и должно раздёлить эти два условиться въ значении словъ «художественвопроса. Когда вамъ сказали, что въ каминъ ное» и «правственное». Но какъ ръшеніе поразведень огонь—вы верно не спросите, обож- добнаго важнаго и глубокаго вопроса новевидны предметы, освъщенные имъ. Такой во- значеніи «нравственнаго», оставляя безъ раз-

Не все то принадлежить къ сферъ «нравщина родила дитя—вы върно не спросите, ственнаго», что называютъ «нравственнымъ» есть ли у этого дитяти тъло, или есть ли у (Sittlichkeit), смъшивая съ нимъ понятіе «монего душа; когда онъ живъ, у него есть и ральнаго» (Moralität). Нравственность отнодуша, и тело, ибо онъ самъ есть не что иное, сится къ моральности, какъ разумный опыть какъ явившійся или воплотившійся духъ. Но жизни къ житейской опытности, какъ высовы можете сдёлать вопросъ объ огнё-разве- кое къ обыкновенному, трагическое къ повседенъ ли онъ въ каминъ, чтобы могъ и гръть, дневному, какъ разумъ къ разсудку, мудрость и освъщать, или еще только разводится; а о къ хитрости, искусство къ ремеслу. Жизнь

въ ней много, и праздники, которыхъ въ ней вожное безпокойство. Наконецъ ему нътъ мало. Въ жизни человъка бываютъ торже- больше силъ притворяться, тяжело ее видъть. ственныя минуты, въ которыя все — побѣда, страшно о ней вспомнить. А между тѣмъ, или все — паденіе, и нѣтъ середины. Это ми- какъ бы на зло самому себѣ, какъ бы нуты борьбы его индивидуальной особно- для усугубленія своихъ страданій, онъ сти, требующей личнаго счастія или лична- понимаеть всв ея достоинства: пвнить го снасенія, съдодгомь, говорящимь ему, что всю ся любовь и преданность кънему, даже онъ вправъ стремиться къ счастью или спа- видитъ въ ней больше, нежели что она есть сенію, но не на счеть несчастья или поги- въ самомъ дёлё. Онъ проклинаетъ и презибели ближняго, имъющаго равное съ нимъ раеть себя, не видитъ въ мірт никого гнуправо и на счастіе, если оно ему предста- сиве и преступиве себя; онъ называеть себя вляется, и на спасеніе, если ему грозить бъ- обманцикомъ, воромъ, подло укравшимъ люда. Воля человъка свободна: онъ вправъ вы- бовь и честь женщины; о прошлыхъ своихъ брать тоть или другой путь, но онъ дол- увереніяхъ и клятвахъ любви онъ вспомиженъ выбрать тоть, на который указываеть наеть какъ объ умышленномъ, обдуманномъ ему разумъ. Если онъ послушается голоса вероломстве, забывъ, что въ то время воссвоей личности, требующей всего себв, и торговъ и упоеній онъ говориль и клялся останется спокоенъ въ духъ своемъ — онъ бу- искренно, горячо върилъ дъйствительности деть правъ въ отношении къ самому себъ, своего чувства. Отчего же этотъ внутренній хотя и виновать въ отношеніи къ разуму, раздорь, отчего это внутреннее раздвоеніе котораго законовь онъ не въ состояніи по- съ самимъ собой, этоть жгучій огонь въ грустигать: тогда не будеть осуществленія нрав- ди, эта мука, эта пытка души?.. В'єдь эта ственнаго закона, за нарушение котораго ка- дъвушка только тихо плачеть, безмолвно изра внутри человъка, но тогла можеть быть нываеть въ безотрадной тоскъ отвергнутаго осуществится только моральный законъ, за и оскорбленнаго чувства? В'єдь она не гронарушение котораго наказание вив человъка, зить ему законами, не преследуеть его упрекакъ возмездіе гражданскаго закона, или ками, не безпокоить его требованіями, и покакъ дичное мщение со стороны оскорбден- тому страшная тайна останется между ними, наго. Объяснимъ это примъромъ, который и ему нечего страшиться ни мщенія граждансдылаль бы нашу мысль осязаемой очевид- скаго закона, ни даже суда общественнаго ностью. Молодой человъкъ увлекся мимолет- мнтнія?—Но отъ встахъ этихъ уттшеній его нымъ и скоропреходящимъ чувствомъ дюбви страданія только глубже и мучительніве: безкъ дъвушкъ, которая могла только доставить ропотное страданіе жертвы возбуждаеть въ ему насколько минуть блаженнаго упоенія, немъ только большее уваженіе къ ней и больно не удовлетворить вподн'я всёхъ потреб- шее презр'яние къ себа; а безопасность вн'яностей его духа, но не быть половиной ду- шняго наказанія только больше увеличиши его, жизнью сердца, -- словомъ, которая ваетъ въ его глазахъ собственное престумогла быть только его любовницей, но не пленіе. Отчего же это? - Оттого, что сердце женой. Теперь положимъ, что эта дъвушка, этого молодого человъка есть почва, въ коне им'я такой глубокой натуры, какъ онъ, торую законъ нравственнаго духа такъ глуи будучи ниже его и своими понятіями, чув- боко пустиль свои корни, что онъ можеть ихъ ствованіями, потребностями и образованіемъ, вырвать только съ кровью и теломъ, а слетымь не менье была бы существомь достой- довательно и съ потерей собственной жизни. нымъ всякаго уваженія, могла бы составить Онъ оскорбилъ не ходячія правственныя сенсчастье целой жизни равнаго себе по нату- тенціи: онъ оскорбиль достоинство собственръ и образованію человъка, быть върной лю- наго духа, нарушилъ незримо, но ощутибящей женой и матерью, уважаемой въ об- тельно пребывающие въ его сущности заществ'в женщинъ. Д'ввушка эта, не видя и коны его же собственнаго разума. Что же не понимая своего духовнаго неравенства съ ему останется делать? Жениться на нейэтимъ молодымъ человёкомъ, однако жъ лю- скажете вы? Но для такихъ людей чувствобить его страстно, предана ему до самоот- вать подли себя біеніе сердца, трепещущаго верженія, до безумія и уже мать его дитяти. любовью, чувствовать сжатіе чьихъ-то горя-Она не подозрѣваетъ и возможности конца чихъ объятій и оставаться холоднымъ, мертсвоему счастью, ея любовь все сильнее и вымъ... ужасно!.. Для трупа объятія живого сильнев; а онъ уже просыпается отъ сладкаго существа то же, что для живого существа упоенія страсти, онъ уже съ ужасомъ не на- объятія трупа... Когда мы не связаны ходить въ себъ прежней любви, онъ уже не съ существомъ, на любовь котораго въ силахъ отвъчать на ея горячія лобзанія, можемъ отвъчать, мы уважаемъ его, сострана ея ласки, прежде столь обаятельныя, даемъ ему, плачемъ и молимся о немъ; но столь могучія для него... Она вся-любовь, когда мы связаны съ нимъ неразрывными упоеніе, н'яга; онъ весь-тяжелая дума, тре- узами брака, и его страстная любовь вызы-

ваеть нашу, которой въ насъ неть, мы отве- имъ поступкомъ. Мы выше сказали, что лечаемъ, ему на нее ненавистью... Что же тутъ до точно такъ же могдо кончиться очень холълать?.. Йногда подобныя трагическія столк-рошо для объихъ сторонъ, какъ кончидось новенія разрішаются просто, во вкусть міт худо: изъ этого видно, что сущность діла не шанской прамы: красавица постралаеть, а въ совершении, а въ возможности совершепотомъ допустить утвшить себя другому, ко- нія. Проступокъ оскорбляль нравственный торый заставить ее забыть горе для радо- законь, следовательно необходимо условдисти: но что, ежели въ то время, какъ онъ валъ возможность наказанія, хотя оно могло борется съ собой и носить въ душь своей бы и миновать. Итакъ, въ «возможности» аль, въ самомъ разгарѣ этой безвыходной лежить внутренняя, дъйствительная сторона борьбы до слуха его дойдетъ страшная въсть, событія, потому что только внутреннее дъйчто она умерда. благословдяя его, и его имя ствительно, и только дъйствительное велико. было ея последнимъ словомъ?.. Неужели по- Отсюда важность и трагическое ведиче осуслу этого для него возможно счастье на зем- ществленія нравственнаго закона. Кончилась лъ? А если и возможно, неужели на немъ не эта исторія хорошо — и молодой человъкъ будеть какого-то мрачнаго оттенка? Неуже- счастливь, и никто бы не осудиль его, конли въ часы упоенія любви изъ-за того юна- чилось оно дурно — и всѣ годоса противъ го, прекраснаго и полнаго жизни существа, него... которое такъ роскошно освиило лицо его волнами длинныхъ локоновъ, ему не будетъ иногда въе, которые боятся суда уголовнаго, но не являться какой-то бледный, страдальческій боятся суда духовнаго. призракъ съ любовью въ очахъ, съ благословеніемъ на устахъ?.. Изъ той же возможно- ственности отъ моральности состоить въ сти могла родиться и другая действитель- томъ, что первая есть законъ разума, въ ность: онъ могъ, идя по улиць, увидьть тол- таинственной глубинь духа пребывающій, пу народа около какого-то трупа женщины, а последняя всегда бываетъ разсудочнымъ сейчась вытащеннаго изъ реки... Страшно!.. понятіемъ о нравственности же, но только Человъческая природа содрагается передъта- людей не глубокихъ, внъшнихъ, неносякимъ бъдствіемъ... Что же значить это бъд- щихъ въ нъдрахъ своего духа закона нравствіе? В'єдь онъ могь не признать трупа, ственности, а между тімь чувствующихъ могъ пройти мемо, не боясь мщенія закона?.. его необходимость. Поэтому, нравственность Нъть, есть другой законъ, еще ужаснъе за- есть понятіе обще-міровое, непреходящее, кона гражданскаго, законъ внутренній, въ безусловное (абсолютное), а моральность чанемъ самомъ пребывающій законъ нрав- сто бываеть понятіемъ условнымъ, измѣняюственности, — и этотъ-то законъ караетъ его. щимся. Было время, когда воинъ, пролив-Бывали примеры, что преступники, убійцы шій за отечество лучшую часть своей крови, являлись въ судъ и признавались въ престу- покрытый ранами и честными знаками отпленіяхъ, давно совершенныхъ, давно забы- личій, обнаружилъ бы себя въ глазахъ обтыхъ, въ которыхъ ихъ и тогда никто не щества безчестнымъ человъкомъ, если бы отподозрѣвалъ, и какъ облегченія своихъ стра- казался отъ дуэли съ какимъ-нибудь мальданій просили казни. Видите ли, какой страш- чишкой-негодяемъ, и особенно, еслибы по ный законъ этотъ нравственный законъ, и христіанскому чувству простилъ ему оскоркакъ страшно его наказаніе: самая казнь въ бленіе. И такъ думали во имя нравственносравненій съ нимъ есть облегченіе, милость!.. сти, которую по счастью очень удачно за-Но, повторяемъ, онъ не для всёхъ существу- мёнили французскимъ словомъ moralité!... етъ, потому что окъ въ духф человфка, а не Моральность относится къ низшей или праквић его, и въ духћ только глубокомъ и мо- тической сторонъ жизни, равно какъ и вытегучемъ... Обратимся къ нашей исторіи. Она кающее изъ нея понятіе о чести; но тѣмъ могла бы кончиться и не такъ эффектно, но не менве и она есть истина, когда не проне мен'я ужасно. Молодой челов'я могъ бы тивор'я чить правственности, — и кто правръшиться пожертвовать собой для искупле- ственъ, тотъ необходимо и мораленъ и ченія своей вины, - страшная р'вшимость! Но стень, но не наобороть, ибо иногда самые что еслибы онъ услышаль такой ответь на моральные и честные и благородные свое великодушное предложение: «я хочу люб- силу общественнаго мивнія люди бывають ви, а не жертвы: я дучше умру, нежели быть самыми безнравственными людьми. въ тягость тому, кого люблю!»... Вотъ тутъ уже совершенно и тъ выхода изъ двухъ край- ственной точки зртнія, обыкновенно смішиностей: и себя погубилъ, и ее погубилъ... А ваютъ нравственность съ моральностью, а между тамь эта погибель совсамь не внаш- какъ моральныя понятія зависять оть ограняя, не случайная, но есть осуществление воз- ниченной личности случайнаго произвола

Но есть люди, которыхъ совъсть сговорчи-

Главное и существенное различіе нрав-

Тѣ, которые смотрять на искусство съ нравможности, которую онъ самъ же родилъ сво- каждаго, то каждый и судитъ по своему о произведеніяхь искусства, требуя оть нихь и шляпой... Воть онь открываеть дино — и то того, то другого, но никогда не требуя мать въ бъщенствъ бросается къ нему съ воименно того, чего должно отъ нихъ требовать, просомъ: какъ онъ осмъдился нанести ихъ Исключительность и односторонность господ- дому это новое оскорбленіе?... Видите ли: ствують въ этомъ взглядь. Чего не пони- зло покарало зло — правственный законъ маеть господинь моралисть или господинь осуществился; коварство, такъ глубоко обдурезонёрь, то и объявляеть безиравственнымь, манное, такъ дегко и непредвиднию разру-Эти морадисты - резонеры хотять видеть въ шилось... Брать Люсіи вызываеть его на искусствь не зеркало действительности, а дуэль, женихъ тоже; онъ не отказывается, какой-то идеальный, никогда не существо- но спокойно просить у матери позводенія вавшій мірь, чуждый всякой возможности, объясняться съ дочерью... «Ваша ли рука всякаго зла, всякихъ страстей, всякой борь- это, Люсія? безъ принужденія ли вы подпибы, но полный усыпительнаго блаженства сали этотъ контракть?» — Люсія бледнесть и резонерскаго нравоученія: требують не и умирающимъ голосомъ отвѣчаеть: «Безъ живыхъ людей и характеровъ, а ходячихъ принужденія»... Отчего же она поблідніла? аллегорій съ ярлычками на лбу, на кото- Оттого, что и на ней совершилось осущерыхъ было бы написано: умвренность, акку- ствление нравственнаго закона, и она накаратность, скромность и т. п. Вследствіе та- зана за вину собственной виной, ибо въ микого прекраснаго взгляда на сущность жизни, домь сердна своего увидёла своего грознаго кончиться счастливо для «добродьтельныхь», контракта и нести чуждому ей человьку ходабы всв видвли, что «добродьтель награж- лодную душу, мертвое сердце, блюдное лицо дается», и несчастно для порочныхъ, дабы и потухния очи, ибо и церковь, освящающая всв видели, что «порокъ наказывается»... своимъ благословеніемъ союзъ сердецъ, из-Близорукіе и косые, они не понимають, что рекаеть его только на условіи свободнаго добродътель всегда награждается и зло всегда выбора сердца; повиновение воль родительнимъ образомъ торжество чаще остается за Божьей: Богъ выше родителей!... «Такъ воззломъ, нежели за добромъ. Они не пони- вратите же мнѣ половину моего кольца, добро, и зло - жесточайшее наказаніе за зло. рукой вынуть шнурокъ, на которомъ хра-Въ душт человъка и его небо, и его адъ. нилось на груди кольцо; мать помогаетъ ей,

романъ, поэма, драма непремънно должны сулью. Она не имъла права подписывать наказывается, но только внутренно, а внеш- ской не есть причина для нарушенія воли мають, что добро есть дучшая награда за Люсія»... Она тщетно силилась дрожащей Прочтите, напр., высоко-художественное со- и Равенсвудь бросаеть объ половинки перезданіе Вальтеръ - Скотта «Ламмермурскую ломленнаго кольца въ кампит и тихо выхо-Невъсту» - эту великую трагедію, достойную дить... Долго тхаль онъ шагомъ, но лишь генія Шексиира, эту высоко-поразительную исчезъ изъ глазъ смотрівшихъ на него вракартину, въ формъ романа, осуществившую говъ, какъ молніей помчался на своемъ трагическую борьбу, разр'єшившуюся въ тор- кон'є. Леди Астонъ снова восторжествовала; жество нравственнаго закона. Мать губитъ вотъ конченъ и обрядъ; вотъ тянется отъ собственную дочь для удовлетворенія своей церкви къ замку блестящій повздъ, и три суетности гръховныхъ побужденій холодной въдьмы, три нищія толкують между собой о и искаженной души; обманомъ и хитростью событіи, а одна пророчить близкія похороны. разрываеть она святой духовный союзь Воть начался и баль; онь уже во всемъ юнаго дъвственнаго существа съ избраннымъ разгарь; но вдругъ въ спальны новобрачныхъ ея сердца, съ родной ей душой. Бедную, раздается вопль... выламывають дверь: нокроткую дввушку увврили, что милый измв- вобрачный лежить на постели съ перервниль ей, что жданный и желанный не при- заннымъ горломъ, а сумасшедшую новобрачдеть уже къ ней, и указали безотвътной ную едва нашли въ каминъ, и черезъ два жертвь на чуждаго ей человька какъ на дня новый повздъ отъ замка къ церкви, и жениха, а молчаніе ея умышленно приняли отъ церкви къ замку... Поздравляемь васъ, за согласіе. И вотъ коварство и здоба вос- гордая и благородная леди Астонь! вы поб'вторжествовали: брачный контрактъ уже под- дилп, вы торжествуете, вы поставили на писанъ безотвътной жертвой, священникъ своемъ; вы даже пережили и мужа, и всъхъ уже тутъ, а милый сердца далеко, далеко за детей, и того, кто одинъ могъ сделать счасинимъ моремъ, на чужой землъ, подъ чу- стливой дочь вашу, вы остались однъ въ цьждымъ небомъ... Резонеры готовы вопіять ломъ свъть, какъ надгробный памятникъ противъ поэта, говоря, что онъ сдёлаль зло несколькихъ вырытыхъ вами могилъ; говосильнымъ и торжествующимъ, а добро не- рятъ, что вы держали себя все такой же мощнымъ и погибающимъ... Но вотъ раз гордой, такой же непреклонной, какъ и дается на двор'в замка топотъ коня — и въ прежде, что никто не слышаль отъ васъ ни залу входить человъкъ, закрытый плащомъ стона, ни жалобы, ни раскаянія; но къ млаленца. умершвляло TOMV ...

этому прибавдяють, что на вашемъ благо- эта былинка ненужна, это животное липнее? родномъ и гордомъ лицъ читали что-то дру- Если же мірь природы, столь разнообразный. гое, нежели что хотьли вы показать, и что столь повидимому противоръчивый, такъ разваше присутствіе оледеняло улыбку на лиць умно-дыйствителень, то неужели высшій его всякую радость, --міръ исторіи есть не такое же разумновсякое чувство человъческое, и оцьпеняло дъйствительное развитие божественной идеи, луши людей, какъ появление мертвена или а какая-то безсвязная сказка, подная случайстрашнаго призрака... И вотъ въ чемъ тор- ныхъи противоръчащихъ столкновеній межжество нравственности, а не въ счастливой ду обстоятельствами?.. И однако жъ есть развязкт. Поэту нужно было показать, а не люди, которые твердо убъждены, что все идетъ доказать, - въ некусствъ что показано, то въ мірь не такъ, какъ доджно. Мы выше этоуже и доказано. Поэту не нужно было изла- го указывали на этихъ людей, представитегать своего мивнія, которое читатель и безъ лемъ которыхъ можеть служить Менцель. того чувствуеть въ себѣ по впечатлѣнію, ко- Отчего они заблуждаются? Оттого, что свою торое проязвель на него разсказъ поэта. Мо- ограниченную личность противопоставляють ральныя сентенціи и нравоученія со стороны личности Божіей: оттого, что безконечное поэта только ослабили бы силу впечатленія, царство духа меряють маденькимь масштакоторое одно тутъ и нужно, и дъйствительно, бомъ своихъ моральныхъ положеній, кото-Да! въ дъйствительности зло часто торже- рыя они ошибочно принимаютъ за нравственствуетъ надъ добромъ, но въчная дюбовь ни- ныя. Посмотрите, какъ они судять историчекогда не оставляеть чадь своихъ; когда стра- скія лица; забывая въ нихъ историческихъ даніе переполняеть чашу ихъ терпінія, яв- діятелей, представителей человічества, они дяется успоконтельный ангель смерти и брат- впиваются, подобно піявкамъ, въ ихъ частскимъ поцълуемъ освобождаетъ «добрыхъ» ную жизнь и ею силятся опровергнуть ихъ отъ бурной жизни и кроткой рукой смежаетъ историческое величіе. Какое имъ дъло до личпхъ очи, и мы читаемъ на просіявшемъ лицѣ наго характера какого-нибудь Талейрана? страдальцевъ тихую улыбку, какъ будто уста Можетъ быть этого человъка и во многомъ ихъ, договаривая свою теплую молитву про- осудить его духовникъ-единственный прищенія врагамь, прив'єтствують уже тоть но- званный и признанный судья его сов'єсти; но вый міръ блаженства, предощущеніе кото- они-то, эти моральные-то люди, разв'в они раго они всегда носили въ себъ... И надъ сами свободны отъ этого суда? Не лучше ли ихъ могилой совершается торжество прими- имъ было бы судить Талейрана какъ госуренія: челов'ячество благословляеть ихъ па- дарственнаго челов'яка, по м'ярі его вліянія мять, и повъстью о ихъ страданіяхъ не воз- на судьбу Франціи, оставивъ частнаго челомущается противъ жизни, а мирится съ ней века, не имеющаго права на место въ истовъ умиленномъ сердца и украпляется въ си- ріи? Удивительно ли посла этого, что исторія лѣ великодушно бороться съ бурями бѣдст- у нихъ является то сумасшедшимъ, то смивій. А злые? Страшно ихъ торжество, и толь- рительнымъ домомъ, то темницей, наполненко безсмысленные могуть завидовать ему... ной преступниками, а не пантеономъ славы Но резонеры говорять свое - ихъ ничьмъне и безсмертія, полнымъ ликовъ представитеувѣришь, потому что они чужды духа, и духъ лей человъчества, выполнителей судебъ Бочуждъ ихъ; они понимаютъ одно внъшнее жіихъ. Хороша исторія!.. Такіе кривые взгляи безсильны заглянуть въ таинственную ды, иногда выдаваемые за высшіе, происхолабораторію чувствъ и ощущеній; они гото- дять отъ разсудочнаго пониманія действивы любить добро, но за вфрную мзду въздъш- тельности, необходимо соединеннаго съ отней жизни и мзду земными благами. Они влеченностью и односторонностью. Разсудокъ громче всёхь кричать о Богё,—но потребуй умёсть только отвлекать идею отъ явленія и отъ нихъ Богъ жертвы, пошли на нихътяж- видеть одну какую-нибудь сторону предмета; кое испытаніе — они перейдуть на сторону только разумь постигаеть идею нераздізльно Ваала и поклонятся до земли тельцу зла- съ явленіемъ и явленіе нераздільно съ идеей и схватываетъ предметъ его со всёхъ сторонъ, Все, что есть, то необходимо, разумно и повидимому одна другой противоръчащихъ и дъйствительно. Посмотрите на природу, при- другъ съ другомъ несовмъстныхъ, – схватыникните съ любовью къ ея материнской гру- ваеть его во всей его полноть и цёльности. ди, прислушайтесь къ біенію ея сердца — и И потому разумъ не создаетъ действительувидите въ ея безконечномъ разнообразіи ности, а сознаеть ее, предварительно взявъ удивительное единство, въ ея безконечномъ за аксіому, что все, что есть, все то и необпротиворфчім удивительную гармонію. Кто ходимо, и законно, п разумно. Онъ не говоможеть найти хоть одну пограшность, хоть рить, что такой то народь хорошь, а всв одинъ недостатокъ въ твореніи предв'ячнаго другіе, непохожіе на него, дурны, что такая-Художника? Кто можеть сказать, что воть то эпоха въ исторіи народа или челов'єка хороша, а такая-то дурна, не для него всв на- тв же стороны жизни, за которыя неистовая роды и все эпохи равно велики и важны, дитература такъ исключительно хватается, какъ выраженія абсолютной идеи, діалекти- но въ немъ онв не оскорбляють ни эстетически вънихъ развивающейся. Лля него воз- ческаго, ни нравственнаго чувства, потому никновеніе и паленіе парствъ и народовъ не что вм'єсть съ ними у него являются и случайно, а внутренно-необходимо, и самая противоположныя имъ, а главное потому, апоха римскаго разврата есть не предметь что онь не думаеть ничего развивать и доосужденія, а предметь изслівованія. Онь не казывать, а изображаеть жизнь, какь она скажеть съ какимъ-нибудь Вольтеромъ, что есть. крестовые походы были плодомъ невъжества и предпріятіемъ нельнымъ и смышнымъ, но палки и ненависть морадистовъ, этихъ вамувидить въ нихъ разумно-необходимое, ве- пировъ, которые мертвять жизнь холодомъ ликое и поэтическое событие, совершившееся своего прикосновения и силятся заковать ея въсвою пору и свое время и выразившее мо- безконечность въ тесныя рамки и клеточки ментъ юности человъчества, какъ всякой своихъ разсудочныхъ, а не разумныхъ опреконости, исполненной благородныхъ поры- деленій. Но изъ всехъ поэтовъ, Гёте наибововъ, безкорыстныхъ стремленій и идеальной лее возбуждаль ихъ ожесточеніе. Геній и мечтательности, Такъ же точно смотрить раз- безнравственность—его неотъемлемыя качеумъ и на всъ явленія дъйствительности, ства въ ихъ глазахъ. Въ Менцелъ эта мовидя въ нихъ необходимыя явленія духа, ральная точка зрінія на искусство нашла Блаженство и радость, страданіе и отчаяніе, поливишаго своего выразителя и представъра и сомнъніе, дъятельность и бездъйствіе, вителя. Причина очевидна: Гёте быль духъ, побъда и паденіе, борьба, раздоръ и прими- во всемъ жившій и все въ себь ощущавшій реніе, торжество страстей и торжество духа, своимъ поэтическимъ ясновидічніемъ, слідосамыя преступленія, какъ бы они ни были вательно — неспособный предаться никакой **ужасны** — все это для него явденія одной и односторонности, ни пристать ни къ какому той же лайствительности, выражающія необ- исключительному ученію, система, партіи. ходимые моменты духа, или уклоненія его Онъ многостороненъ, какъ природа, которой отъ нормальности вследствие внутреннихъ и такъ страстно сочувствовалъ, которую такъ вижшнихъ причинъ. Но разумъ не остается горячо любилъ и которую такъ глубоко потолько въ этомъ объективномъ безпристрастіи; нималь онъ, Въ самомъ дёль, посмотрите, признавая всё явленія духа равно необхо- какъ природа противорёчива, а слёдовадимыми, онъ видитъ въ нихъ безполезную тельно и безправственна по воззрѣнію релестницу, не лежащую горизонтально, а стоя- зонеровъ: у полюсовъ она дышетъ хладомъ щую перпендикудярно, отъ земли къ небу, и смертью зимы, а подъ экваторомъ сожии въ которой ступени прогрессивно возвы- гаетъ изнурительной теплотой; на северъ шаются одна надъ другой.

тельности; следовательно его задача не по- томъ и вечной борьбой съ собою, а на юге зывать ее такъ, какъ она есть на самомъ дъ- заразами, ядовитыми гадами и свиръными дь. Только при этомъ условів поэзія и нрав- звърями; въ срединь Африки она разметственность тождественны. Произведенія не- нудась безбрежной степью—цілымъ океабезиравственны, что представляють отвра- ковъ, а въ Голландіи явилась топкимъ ботительныя картины прелюбод'янія, крово- лотомъ... Следовательно въ одномъ м'ест'е

Искусство издавна навлекло на себя наона скупа на свои дары и заставляеть че-Искусство есть воспроизведение дъйстви- довека все брать трудомъ, кровавымъ поправлять и не прикрашивать жизнь, а пока- щедра дарами, но богата и смертоносными истовой французской литературы не потому номъ песка, гибельнаго для путешественнисмѣшенія, отцеубійства и сыноубійства, но она говорить одно, а въ другомъ утвержпотому, что они съ особенной любовью оста- даеть совсемъ противное; какая право безнавливаются на этихъ картинахъ и, отвле- нравственная! Таковъ и Гёте-ея върное кая отъ полноты и цълости жизни только эти зеркало. Во дни своей кипучей юности, обея стороны, действительно ей принадлежа- венный духомъ художественной древности щія, исключительно выбирають ихъ. Но такъ и обаянный роскошью природы и жизни какъ въ этомъ выборъ, уже ложномъ по сво- поэтической Италіи, онъ писалъ «Римскія ей односторонности, литературные санкюло- элегіи», этотъ дивный апотеозъ древней ты руководствуются не требованіями искус- жизни и древняго искусства, и въ то же ства, которое само для себя существуеть, а время воскресиль въ своемъ «Гёць» жизнь для подтвержденія своихъ личныхъ уб'єжде- рыцарской Германіи, свелъ съ ума всю ній, то ихъ изображенія и не им'єють ника- Европу пов'єстью о «Страданіяхъ Вертера» кого достоинства въроятности и истины, тъмъ и создалъ въ «Вильгельмъ Мейстеръ» апоболье, что они съ умысломъ клевещутъ на теозъ человька, который ничего полезнаго челов в ческое сердце. И въ Шекспирв есть не двлаетъ на бвломъ сввтв и живетъ только для того, чтобы наслаждаться жизнью и ное произведение возвышаеть и расширяеть ственной безличности.

стотв ума и сердца воскликнули:

Ай, моська! Знать она сильна, Коль лаетъ на слона!

и промъняли слона на моську...

хвалъ!...

феноменологіи духа. Истинно художествен- себя и изъ художника явился человѣкомъ?...

пскусствомъ, любить, страдать и мыслить. духъ человъка до созерцанія безконечнаго. Потомъ, въ лъта болъе зръдыя, онъ въ «Про- примиряетъ его съ дъйствительностью, а не метев» воспроязвель художнически моменть возстановляеть противь нея, -- и уковпляеть возстанія сознающаго духа противъ непо- его на великодушную борьбу съ невзгодами средственности на въру признанныхъ поло- и бурями жизни. Искусство достигаетъ этого женій и авторитетовъ, а въ «Фаусть»— тогла только, когла въ частныхъ явленіяхъ жизнь субъективнаго пуха, стремящагося показываеть общее и разумно-необходимое. къ примиренію съ разумною д'яйствитель- и когда представляеть ихъ въ объективной ностью путемъ сомненія, страданій, борьбы, полноть, целости и оконченности, замкнуотрипаній, паленія и возстанія, но полл'я тыми въ самихъ себ'я Если въ трагеліи гинего пом'єстиль Маргариту, идеаль жен бель и смерть ея героевь явились какъ внуственной любви и преданности, покорную и тренняя необходимость изъ ихъ характеровъ безропотную жертву страданія, смерть ко- и дійствій, какъ разрішеніе ими же произторой была для нея спасеніемъ и искупле- веденной дисгармоніи въ гармонической ніемь ея вины, въ христіанскомъ значеніи сферѣ духа, для осуществленія нравственэтого слова... Уловить Гёте въ какое-нибудь наго закона, — мы примиряемся съ нею и коротенькое определение трудновато и не умиленной душой предаемся тихой и глубодля Менцеля, Менцель и осердился на него, кой дум'в о поразительномъ урок'в; но когда и назваль его чемъ-то въ роде безирав-гибель и смерть героевъ трагедіи являются вследствие страсти поэта къ ужаснымъ и по-Нашлось много людей, которые въ про- ражающимъ эффектамъ, какъ у какого-нибудь Гюго, или по другой, внишней, случайной, а следовательно и безсмысленной причинь, - это возбуждаеть въ насъ отвращеніе и омерзеніе, какъ зрѣлище казни или пытки. Такъ точно и страданія субъектив-Чтобы унизить Гёте, Менцель противопо- наго духа могуть быть предметомъ искусставляетъ ему Шиллера, не какъ художни- ства, а слъдовательно и не оскорблять нравка, а какъ челов вка «отличнъй шаго пове- ственности, если они изображены объективно, денія». Не позпоровится отъ этакихъ по- просв'єтлены мыслью, свил'єтельствующею о разумной необходимости ихъ явленія. Но Чтобы сделать Гёте образцомъ безирав- когда они суть вопли самого поэта, то и не ственности, Менцель призналь въ Шиллерф могуть быть художественны, ибо кто вообразецъ нравственности. И Шиллеръ въ са- питъ отъ страданія, тотъ не выше своего момъ деле быль духъ столь же великій, страданія, следовательно и не можеть висколько и нравственный: величіе и нрав- дёть его разумной необходимости, но виственность нераздёльны, какъ теплота и дить въ немъ случайность, а всякая слусвёть въ огне. Кто грешиль противь нрав- чайность оскорбляеть духъ и приводить его ственности, стремясь къ нравственности, въ раздоръ съ самимъ собою, следовательно и тотъ нравствениће того, который родился и не можетъ быть предметомъ искусства. Гёте умеръ нравственнымъ; точно такъ же, кто въ своемъ «Вертерв», по собственному призаблуждался въ истинъ, стремясь къ исти- знанію, выразилъ моментальное состояніе нь, больше любить истину, нежели тоть, своего духа, тяжко страдавшаго: «Вертекоторый родился и умеръ правымъ противъ ромъ», по собственному же его признанію, онъ нея. Какъ благородные порывы пламенной, и вышель изъ своего мучительнаго состоянеистощимой любви къ человъчеству, пер- нія. И вотъ истинная причина, почему чтевыя произведенія Шиллера, каковы: «Раз- ніе «Вертера» производить на души тоже бойники» и «Коварство и Любовь», нрав- тяжкое, дисгармоническое впечатленіе, не ственны; но въ отношени къ безусловной услаждая, а только терзая ее; вотъ почему истинъ и высшей нравственности они ръ- «Вертеръ» и представляется чъмъ-то неполшительно безиравственны. Въ нихъ онъ хо- нымъ, какъ бы неоконченнымъ. Это не худотёль осуществить вёчныя истины, —и осу- жественное произведеніе, а режущій, скриществиль свои личныя и ограниченныя пучій диссонансь духа. Поэтому, если онъ убъжденія, отъ которыхъ потомъ самъ отка- не есть безиравственное произведеніе, то и зался. Такъ какъ онъ въ нихъ задалъ себъ нисколько не есть нравственное произведезадачу и назначиль цель вне искусства, то ніе; Гёте измениль въ немъ самому себе, изъ нихъ и вышли поэтическое недоноски явился невърнымъ своей художнической наи уроды, явленія совершенно ничтожныя въ турф. Но кто же поставить ему въ вину области искусства, хотя и великія въ сферв то, что онъ на минуту не поняль самого И неужели одинъ неудачный опыть можеть затмить такую богатую и общирную хулож-

ническую дъятельность!...

Никакой человъкъ въ мірѣ не родится готовымъ, т. е. вполнъ сформировавшимся; но вся жизнь его есть не что иное, какъ безпрерывно-движущееся развитіе, безпрестанное формированіе. Истина не дается ему вдругь: Гёте не было ничего святого и завътнаго. чтобы достичь ея, онъ будеть сомнъваться, что онъ всъмъ забавлялся... Угадаль!.. Менвнадать въ ложь и противоречіе, страдать и цель впрочемъ не до конца прогиввался на падать. «Дорого да мило, дешево да гнило!» Гёте: онъ не отнимаетъ у него огромнаго таговорить мудрая русская пословина. Чемъ ланта — внешней поэтической формы безъ глубже натура человъка, тъмъ глубже и его всякаго содержанія... О, почтенный нъмецпаденіе, и его заблужденіе, его противорьчія кій филистерь! какъ пристала бы къ нему и отрипанія, тімь різче его переходы оть мандаринская шапка съ тремя желтенькими одного убъжденія къ другому. Но есть люди, шариками, при его собственныхъ ушахъ!.. какъ бы родящеся съ готовыми понятіями. Чтобъ быть критикомъ, надо родиться крилюди, которые въ старости думають и пони- тикомъ, надо получить отъ природы общирмають точно такъ же, какъ думали и пони- ное и глубокое созерцаніе, или внутреннее мали въ детстве. Это натуры бедныя и жал- ясновидение всего, что составляетъ содержакія, равнодушныя къ истинів и чуждыя вся- ніе искусства; надо получить инстинкть п каго духовнаго движенія, умы мелкіе и огра- тактъ для пониманія изящнаго. Мы не мониченные. Вотъ отъ этихъ-то духовно-мало- жемъ понимать и знать ничего такого, что не льтнихъ вы всегда и слышите забавно-само- лежить, какъ возможность, въ сокровенныхъ любивое возражение: «какъ, не вы ли тайникахъ нашего духа. Наука развиваетъ тогда-то думали совершенно иначе, а теперь только данное намъ природой, и внъ себя признаніе великаго художника:

Die Feinde, sie bedrohen dich, Das mehrt von Tag zu Tage sich, Wie dir doch gar nicht graut!

Das seh ich alles unbewegt. Sie zerren an der Schlangenhaut. Die jüngst ich abgelegt; Und ist die nächste reif genug, Abstreif ich die sogleich Und wandle neu belebt und jung Im frischen Götterreich \*).

Менцель это объясняеть тамъ, что для говорите совствить другое? -- стало быть, вы мы только узнаемъ находящееся въ насъ. ошибаетесь». Къ такимъ-то натурамъ при- Насколько друзей пошло въ картинную галнадлежить и Менцель: онъ родился совер- лерею, и вст остановились передъ «Мадоншенно готовымъ и въ одномъ мъсть своей ною» Рафаэля, какъ вдругъ одинъ вскричалъ книги съ препотешной гордостью ставить съ восхищениемъ: «славная рама! я думаю, себъ въ великую заслугу, что никогда не рублей пятьсотъ стоитъ!» Растолкуйте же ему, измъняль своихъ убъжденій. Для поэта дру- что какъ бы ни хороша была эта рама, хотя гой ходъ въ движеніи истины, чёмъ для лю- бы она стоила милліоновъ, хотя бъ была сдёлей обыкновенныхъ: безъ борьбы и противо- лана изъ цъльнаго алмаза – и тогда была бы рвчій, руководимый полнотой своей яснови- грошовой вещью въсравненіи съкартиной, кодящей натуры, переходить онь съ льтами торая въ нее вставлена... Растолкуйте Менцеотъ низшихъ явленій жизни къ высшимъ, лю, или Менцелямъ, что какъ въ природѣ, такъ отъ «Руслана и Людмилы» доходитъ до «Бо- и въ искусствъ нътъ прекрасныхъ формъ риса Годунова» или «Каменнаго Гостя». Мен- безъ прекраснаго содержанія, т. е. мысли, коцель этого не понимаетъ, - и посмотрите, торая есть духъ жизни, ставшій въ нихъ какъ растолковано это дивно - поэтическое видимой, очевидной действительностью, и что ей-то и одолжены эти прекрасныя формы и своей обаятельной красотой, и своей въчноюной жизнью, и своимъ неотразимымъ и слапостнымъ могуществомъ надъдущой людей!..

## ГОРЕ ОТЪ УМА.

Комедія въ 4-хъ дъйствіяхъ, въ стихахъ. Соч. А. С. Грибовдова. 2-е изд. Спб. 1839.

Какъ посравнить, да посмотрѣть Въкъ ныньшній и въкъ минувшій: Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ! «Горе отъ Ума».

\* Было время, когда теорія искусства пред- днемъ число яхъ увеличивается. Какъ ты не боишьставлялась съ математической точностью, ся! Я смотрю на все это хладнокровно; они терзатакъ что для постиженія искусства не нужно было имёть отъ природы чувства изящнаго, и эту сброшу немедленно; обновленный, помолодень а следовательно и развивать его наукой и опять, явлюсь въ вечно-цветущемъ царстве боговъ.

ученіемъ. Стоило присъсть на часокъ, да прочесть любую пінтику — и потомъ разсуждать

<sup>\*)</sup> Тебъ грозять твои враги, и съ каждымъ коль скоро замънившая ее достаточно созрѣетъ - я

объ искусстве влодь и поперекъ. Въ этихъ десять назальтому на русскій языкъ Нообъобдраматическую, дидактическую, описатель- ность внутренняго (имманентнаго) развитія ную, эпистолярную, пастушескую, сатириче- изъ самого же себя, -и потому прибъгали скую, эпиграмматическую и проч., и проч., - къ описаніямъ, которыя гораздо легче. Итакъ, всего не перечтешь. На чемъ основывалось опишемъ съ ихъ голоса вст виды драматиэто разделение?-- На вившнихъ признакахъ, ческой поэзіи. Если драматическое произвена условной формъ, существовавшей отвле- деніе писано шестистопными риемованными ченно отъ идеи, изъ которой необходимо ямбами съ пінтическими вольностями (необдолжна выходить всякая форма. Что такое холимое условіе!), если его лействующія линапримъръ драматическая поэзія? Вы думае- ца-цари и ихъ наперсники, царицы и ихъ те, что это вопросъ важный, для рёшенія наперсницы, механизмъ дёйствія движется котораго требуется время, размышленіе, из- черезъ «вістниковъ», которые краснорізученіе, наука, о которомъ можно написать чиво и съ придичной выступкой, на сценъ, разсуждение, целую книгу?—Ничего не бы- где ничего не делается, разсказывають, что вало! не успъете перечесть по пальцамъ де- дълается за кулисами, а пятый актъ кончит-сяти, какъ вамъ уже и готовъ самый точный ся ръзней, —то знайте, что это «трагедія»; и самый удовлетворительный ответь. По мне- если же оно писано прозой и содержить въ нію однихъ-не слишкомъ бойкихъ-драма- себф трогательное и назидательное проистическая поэзія есть театральное зралище шествіе изъчастной жизни и кончится свадьсъ нъкоторымъ подражаніемъ природь, къ бой любовниковъ и наказаніемъ разлучнинаставленію и увеселенію служащее; дру ковъ, знайте, что это «драма» или «слезная rie — позамысловатье и въ пінтическихъ хи- комедія», или «мъщанская трагедія» — что тростяхъ наиболье искушенные -- говорятъ, все одно и то же; если же драматическое прочто драматическая поэзія есть выраженіе на- изведеніе имфеть въ предметь осмыяніе постоящаго временя, какъ эпическая — прошед- роковъ и исправление нравовъ и написано шаго, а лирическая -- будущаго. Коротко и шестиногими тяжелыми ямбами съ пінтичеясно! Но, милостивые государи, мужи уче- скими вольностями, возбуждающими смёхъ, ностью и древностью леть знаменитые! по- а въ пятомъ акте кончится позоромъ неголожимъ, что эпическая поэзія воспѣваеть дяевъ и чудаковъ и торжествомъ резонехриплымъ голосомъ дела минувшія, а драма ровъ, —знайте, это «комедія» съ ея отцами представляеть бывшее настоящимь; но ли- и любовниками, съ ея субретками и резорическая-то поэзія какъ успѣла у васъ забѣ- нерами; если же оно съ пѣніемъ и музыжать впередъ самой себя и выражать то, кой-то «опера». чего и не было, и нѣтъ, а только еще будетъ? Напротивъ, viri doctissimi atque sapientissimi! развъ только ръшительные глупцы не въ солирическая-то поэзія и есть по преимуще- стояніи были постичь всіхх этих в премудроству выражение настоящаго момента въдухъ стей за одинъ присъстъ. Такъ Мольеровъ поэта, настоящаго, мимолетнаго ощущенія. «Мѣщанинъ въ дворянствѣ» въ одну мину-Подновленные мнимымъ романтизмомъ, какъ ту узналъ, что стихи есть стихи, а проза белилами и румянами устарелыя гетеры, есть проза, и что онъ, съ техъ поръ, какъ нъкоторые истые классики замътили эту на- началъ говорить, все говорилъ прозой. Франтяжку и «изъ глубины сознающаго духа» цузы мастера и толковать, и чонимать: быновой нел'впостью украсили старую: лириче- строта соображения соединяется у нихъ съ ская поэзія, говорять они, выражаеть на- необыкновенной ясностью изложенія. Недостоящее время, эпическая—прошедшее, а разумъній по части искусства въ оное бладраматическая — будущее, ибо де (о, неис-женное время не было, а еслибы они и возчерпаемая глубина сознающаго духа) она никли, стоило только раскрыть кодексь изпредставляеть людей не такими, каковы они ящнаго — L'art poètique» Буало и пінтику суть, но какими должны быть!!!... Эту новую Баттё. «Лицей» или «Ликей» Лагариа, конельпость вытащиль изъ глубины своего со- тораго наши остряки прешлаго въка безсознающагодуха одинъ немецъ-псевдофилософъ знательно, но очень виопадъ, называли въ —Бахманъ, котораго безтолковая эстетика къ шутку «Лакеемъ», быль уже приложеніемъ сожальнію прекрасно переведена была льть теоріи сихь великихь мужей къ практикь;

пінтикахъ основой была — идея искусства, новленныхъ классикахъ послі; обратимся къ какъ подражанія природі, съ приличными почіющимъ въ мирі. Разділивъ позвію на повпрочемъ украшеніями, въ род'в мушекъ, б'в- ды, они приступили къ подразд'вленію родовъ лиль и румянь или въ родь подстриженныхъ на вилы. Что такое трагелія? — Опредъленій аллей регулярнаго сада. Объяснивъ такъ пре- они не любили дълать, потому что опредъдемудро и такъ глубоко значение искусства, ние должно основываться на разумномъ наприступали къ раздъленію его на роды. Поэ- чалъ и заключать въ себъ, какъ зерно, расзія раздёлялась на лирическую, эпическую, тительную силу изъ самого себя, возмож-

Согласитесь, что все это очень просто, и

образны искусства были утверждены и при- въ искусствъ, которое есть истина въ сознаны въ произведеніяхъ Корнеля, Расина зерцаніи, т. е. не въ отвлеченной мысли, а махера и камердинера. Все было решено воплотившейся идее, какъ полномъ, органи-Славное время, чудное время! И давно ли красотъ формъ, съ которыми она такъ неоно свиръпствовало у насъ на святой Руси? раздёльно слита, какъ душа съ тъломъ. По-Лавно ли Сумароковъ слылъ «россійскимъ этому самая религія грековъ вышла изъ господиномъ Расиномъ»? давно ли Мерзля- творящей фантазіи, и мысль о божествъ ковъ-человькъ даровитый и умный, душа явилась въ очаровательныхъ созданіяхъ ис-Самозванца»!...

## Дъды, помню васъ и я!...

лась надъ жертвоприношениемъ. Тшетно по- гдъ лилейно-раменная Гера, державная сучтенные филистры классицизма, застигнутые пруга громовержца Зевеса, обольщаеть чавъ своихъ вольтеровскихъ креслахъ внезап- рами любви и наслажденія своего грознаго ной бурей, кричали ниспровергнутымъ бол- супруга, чтобы въ ея объятьяхъ отецъ боки потонули въ Дибиръ нововведенія: ми- ненавистныхъ ей Данаевъ и не наслалъ ея шурная позолота потянула ихъ ко дну и по- на любезныхъ ей Ахеянъ... Вотъ почему тахотимъ знать и Озерова. Что Озеровъ! смфем- ціозную картину представляетъ собой Афродися мы надъ Корнелемъ и Расиномъ! — Кого та — « милыхъ хитростей матерь грозная»\*), же вамъ надо, господа? — Шекспира, Бай- которая собственной рукой взводить прерона, Шиллера, Гёте, Виктора Гюго — мы красную Елену на ложе обжавшаго отъ романтики!...

и измятой наружностью...

я вамъ разскажу ее. Но сперва мнв надо родство, величее и красота человъческаго поговорить серьезно.

ства не какого-нибудь народа, а цёлаго че- ры медицейской. Посмотрите: сколько краловъчества, раздъляють на два великіе пе- сокъ, сколько пластики въ описаніяхъ наріода, обозначая ихъ пменами классическа- ружности и разнообразныхъ положеній чего и романтическаго. Собственно классиче- ловфческаго стана въ пфсняхъ пфвца «Иліское искусство существовало только у гре- ады», съ какимъ наслаждениемъ останавликовъ-этого народа, который своей жизнью вается онъ на этихъ пластическихъ картиотпироваль праздникъ древняго міра. Всв нахъ, съ какой любовью, съ какой неистонароды Азін и Африки выразили собой ка- щимой роскошью творчества отділываеть кую-нибудь одну сторону духа: — въ лицѣ пхъ своимъ волшебнымъ рѣзцомъ... Статуи грековъ всѣ эти односторонности явились грековъ изображались нагими: то, что для въ живомъ и слитномъ единствъ. Всъ на- другихъ показалось бы безстыднымъ оскорроды свяли на нивъ развитія слезами и бленіемъ человъческаго достоинства, въ кровью: греки пожали только роскошные древнемъ мірѣ было цѣломудренной поэзіей плоды, развивъ ихъ изъ своего многосто и сознаниемъ человвческаго достоинства, -- и ронняго, универсальнаго, абсолютнаго духа. Истина открылась человъчеству впервые

и Мольера съ набавкой къ нимъ Вольтера, въ образъ, и въ образъ не какъ условномъ Кребильйона и Люсиса—Шекспирова парик- сумвол'в (что было на Восток'в), а какъ въ и опредълено: наука не могда идти далъе, ческомъ и непосредственномъ ея явленіи въ поэтическая — съ важностью, нисколько не кусства. Греческое творчество было освободумая шутить или мистифировать публику, жденіемъ человіка изъ-подъига природы, преразбираль неподражаемыя красоты творца краснымъ примиреніемъ духа и природы, — долубоватаго «Синава» и свиръпаго «Лмитрія толь враждовавшихъ между собой. И потому греческое искусство облагородило, просвътило и одухотворило всв естественныя склонности, стремленія человіка, которыя потолів И виругъ нахдынуль потокъ новыхъ миф- являлись въ отвратительномъ безобразји своній. Легкая молодость, всегда жадная къ но- ей животности. Воть почему духъ нашъ не вости, ниспровергла прежнихъ идоловъ ис- только не оскорбляется, но возвышается и кусства; разрушила ихъ капища и наруга- облагораживается эпизодомъ изъ «Иліады». ванамъ: «выдыбай, боже!» Деревянные бож- говъ и человъковъ не отвратилъ гибели отъ губила безвозвратно. Куда Сумароковъ! не кую благородную, такую величественно-гракопья Менелаева боговиднаго царя Але-А! романтизмъ!... Просимъ покорно—вотъ ксандра—Париса Пріамида. . Всѣ формы присюда, поближе: намъ надо разсмотръть васъ роды были равно прекрасны для художнихорошенько. Вы сменялись надъ стариками: ческой души эллина; но какъ благородиейпосмотримъ, не смъшны ли вы сами, моло- шій сосудъ духа-челов'якъ, то на его предой челов вкъ съ растренанными чувствами красномъ стан и роскошномъ изяществ в его формъ и остановился съ упоеніемъ и Ахъ, господа, это пресмѣшная исторія— гордостью творческій взоръ эллина, и бластана и формъ явились въ безсмертныхъ Всемірную исторію искусства, т. е. искус- образахъ Аполлона бельведерскаго и Вене-

<sup>\*)</sup> Стихъ Мерзлякова.

вотъ почему ваяніе достигло у грековъ та- на которой быди греки!... Исчезаютъ только кого высшаго развитія, принесло такіе рос- конечныя формы, а формы искусства вічны кошные плоды. Въ самомъ дълъ, не говоря и непреходящи, ибо въ ихъ конечности уже о важичитихъпроизведенияхъдревняго явдяется безконечное... ръзпа, камея, барельефъ, медаль, посуда Но кончился онъ, этотъ прекрасный міръ въ форм'я челов'яческой и львиной головы, просв'ятленной чувственности, олухотворенкаждая безделка въ этомъ роде есть ныхъ формъ и героической борьбы человека художественное произведеніе, и въ ты- съ неотразимою силою рока; кончился этотъ сячу разъ выше дучшей статуи даже Ка- періодъ роскошнаго пвѣтенія искусства -новы. У грековъ родилось ваяніе — съ ними умеръ народъ-художникъ! Уже и варваръи умерло оно, потому что только у нихъ римлянинъ исчерпалъ всю свою жизнь—за-совершенство человъческой фигуры могло дача его была ръшена: онъ простеръ надъ имъть такое міровое значеніе. Воть почему міромъ свою жельзную длань, сливъ его въ характерь самой поэзій грековь есть пла- механическомь единств своихь гражданстичность образовъ, такъ что хочется ощу- ственныхъформъ; онъ уже издалъ и кодексъ пать рукою этотъ волнистый, мраморный своихъ правъ, развитыхъ имъ изъ своей гекзаметръ, который, издетввъ изъ устъ, ста- жизни и своею жизнью. Окруженный дивновится передъ глазами вашими отдъльною ными произведеніями искусства, вывезенныстатуею или движущейся картиною. При- ми изъ ограбленной имъ Греціи, онъ зѣвалъ чина этого явленія — уравнов'єшеніе идеи отъ пресыщенія и скуки, и кормиль рабами съ формою, изъ которыхъ каждая потеряла чудовищныхъ рыбъ... Древній мірь одряхсвою особность и которыя слились въ не- лель; содержание его жизни было истощено... разрывномъ тождествъ уже, а не единствъ изнеможенное человъчество алкало и жаждало только. Ладве, какое было солержаніе гре- обновленія или смерти. А между твив въ ческаго вскусства? Для грековь, какъ ли- забытомъ уголку міра давно уже раздавался шенныхъ христіанскаго откровенія, была божественный голосъ, кротко и любовно взытемная, мрачная сторона жизни, которую вавшій: «Пріидите ко Мив всв труждающіе они нарекли судьбою (fatum), и которая, и обремененные-и Я успокою васъ! Возькакъ неотразимая, враждебная сила тяго- мите иго Мое на себя и научитесь отъ Меня; тыла надъ самими богами. Но благородный, ибо Я кротокъ и смиренъ сердцемъ: и найсвободный грекъ не преклонился, не палъ дете покой душамъ вашимъ. Ибо иго Мое передъ этимъ страшнымъ призракомъ, а въ благо и бремя Мое дегко». И пришелъ часъ великодушной и гордой борьбъ съ судьбою — народы познали гласъ пастыря, положивнашель свой выходь и трагическимъ вели- шаго душу свою за овцы, и міръ освиился чіемъ этой борьбы просвітиль мрачную сто- знаменемь креста. Новые, кипящіе избытрону своей жизни; судьба могла лишить его комъ юной жизни народы обновили древній счастья и жизни, но не унизить его духа, міръ, и насталь новый періодь челов'вчества, могла сразить его, но не побъдить. Эта идея періодъ религіозный, періодъ романтическій. мелькаетъ еще и въ «Иліадъ», а въ тра- Справедливо называють его періодомъ юногедіяхъ явдяется уже во всемъ блескъ сво- шества человъчества; это безпрестанное его царственнаго величія. Древній міръ былъ стремленіе куда-то, въ какую-то неопредіміръ внішній, объективный, въ которомъ все ленную даль, эта безпрерывная жажда діязначило общество, и ничего не значилъ че- тельности-что все это, какъ не кипение моловъкъ. Вотъ почему дъйствующими лицами лодой крови, какъ не тревога юнаго духа, въ греческой трагедіи могли быть только мучимаго избыткомъ силъ своихъ? Изъ этого боги, полубоги, цари и герои — представи- безпокойнаго стремленія къ движенію, хотя тели общества, народа, а не частныя лица. бы даже безъ всякой цёли, но только къ дви-Дивный, очаровательно-прекрасный, рос- женію, вышло бродячее рыцарство въ желвзкошно-упоительный міръ! Великій моментъ ныхъ доспъхахъ, въчно на конъ, въчно въ человъчества, моментъ примиренія, брачнаго битвахъ, если не съ врагами, такъ съ самимъ союза духа съ природою въ искусствъ, по собою въ кровавыхъ распряхъ и на потъшпревосходству художественномъ, следова- ныхъ турнирахъ. Но прямымъ и непосредтельно въ искусствъ по преимуществу, ко- ственнымъ источникомъ всей этой романтиторому равнаго уже не будеть, но котораго ческой жизни было христіанство. Накоторые безсмертныя творенія, вопреки безсмыслен- поверхностные мыслители говорили и писали, ному мивнію ограниченныхъ головъ, не- что будто христіанство отрицаетъ государвъждъ и самоучекъ, всегда будутъ для насъ ство, общественность, науку и искусство, полны значенія обаятельной силы, потому потому что въ Евангеліи ни о чемъ этомъ что для челов'ячества не теряется ни одинъ не говорится. Что христіанство не отрицаетъ моменть его развитія, а тымь болые не мо- государства, какъ необходимой формы сущежеть забыться такая высокая ступень духа, ствованія человічества-это ясно изъ словъ

Спасителя: «Воздадите кесарева кесареви, возвышенно-идеальный характеръ, нбо род-Божія Богови», и изъмногихъ м'єсть Еван- шая Бога была Матерь и Діва-сочеталіе гелія, глі говорится о земныхъ властяхъ, материнской дюбви съ лівственной чистотой, Но и это еще не главное, еще не причина, а бракъ быль названъ Спасителемъ «тайной а только следствіе: все дело въ сущности великой»... основной идеи, такъ какъ основная идея Итакъ, смиреніе передъ Богомъ, какъ Евангелія — идея божественной любви, осу- отрицаніе своей конечной личности въ пользу шествившая страданіемь и кровью за чадъ в'ячной истины, смиреніе, простирающееся своихъ. такъ какъ эта идея есть идея все- до энтузіастической готовности идти, какъ объемлющая, все въ себъ заключающая, все на свътлое торжество, на смерть за свое убъсобою условдивающая и въ самой себь но-ждение и, не смотря ни на какую мъру страсящая, какъ зерно растительную силу, всь данія, признавать благой и правой волю Восвои будущие моменты и проявления. — то жію, сознавая свою граховность (résignation): благодатно оплотворенная ею почва человь- при необходимомъ неравенствь на льстниць ческаго развитія и произращала, и произра- общественной ісрархіи, совершенное равеншаеть, и никогда не перестанеть произра- ство передъ крестомъ Распятаго, въ смыслъ шать всв пвыты и всв плоды небесные. По- христіанскаго братства, — а отсюда любовь п тому-то христіанская религія и дала обно- уваженіе къ человіческой личности, великовленному міру такое богатое содержаніе душное мужество, жертвующее всеми своими жизни, котораго не изжить ему въ въчность; силами и самою жизнью за угнетенныхъ п потому-то все, что ни есть теперь, чамъ ни гонимыхъ; идеальное обожание женщины. гордится, чёмъ ни наслаждается современное какъ представительницы на землё любви и человъчество, - все это вышло изъ плодо- красоты, какъ свътлаго генія гармоніи, мира творнаго съмени въчныхъ, непреходящихъ и утъшения; тревожное стремление въ суглаголовъ божественной книги Новаго За- мрачную даль безконечнаго, ко всему таннвъта. Только въ ней и можно, и должно ственному и мистическому: - вотъ романтиискать сокровенной причины торжества хри- ческіе элементы, язъ которыхъ слагалась бостіанской Европы надъ всёмъ остальнымъ, гатая жизнь среднихъ вёковъ. Эта эпоха была нехристіанскимъ міромъ, слабымъ и ничтож- пробужденіемъ, возстаніемъ духа. Чтобы сонымъ въ своей громадной величинь передъ знавать себя, ему надобно было отрышиться этою малейшею частію света. Не изъ хри- отъ природы, которая есть его же собственстіанства ли вышло все гражданское устрой- ная сторона, но которая единствомъ сънимъ ство среднихъ въковъ? Римляне завъща- (въ смыслъ древнихъ), такъ сказать, затемли имъ гражданское право, вышедшее изъ няла его, поглощая собой его невидимую чисто-отвлеченной мысли, и юридическія жизнь и, предестью формъ, отводя бренным формы; но уважение къ личности человъка, очи отъ его таинственной сущности. Духу котораго самъ Богъ нарекъ сыномъ своимъ, надо было явиться только духомъ, отвлеченно уважение къ внутреннему человъку вышло отъ слитнаго явления. И онъ возсталъ въ изъ Евангелія, изъ идеи равенства людей своемъ страшномъ величіи, онъ отвергся припередъ судомъ Божінмъ, изъ идеи равенства роды, какъ врага своего, какъ діавола. Отправа на отеческую любовь и милость Бо- сюда вышли: сбфты цфломудрія, отрфшеніе жію. Въ Евангеліи ничего не говорится объ отъ благь земныхъ, отшельничество; обаяискусствъ, но божественный Спаситель на- тельныя радости древняго міра уступили зываль себя сыномъ царственнаго пъвца и мъсто посту, молитвъ, покаянію, бичеванію, пророка Давида, и христіанству обязано сво- религія стала католицизмомъ. Отсюда и роими блистательнайшими вдохновеніями искус- мантическій характеръ искусства. Живопись ство среднихъ въковъ; ему обязаны своимъ сдълалась орудіемъ религіи, ея служительнивозникновеніемъ и высокимъ развитіемъ и цею; возникла музыка-искусство романтиготическая архитектура — этотъ образъ без- ческое по самой своей сущности, какъ выраконечнаго стремленія въ царство духа, и женіе внутренней жизни субъективнаго духа. живопись съ музыкою - эти по преимуще- и ея гармонія греміла гимномъ Богу. Поэзія искусства. Христіанству же обязано своимъ царей и прекрасныхъ дамъ, и ея формы улевозвышеннымъ, благороднымъ характеромъ тучивались въ туманной мистикъ содержанія. и юношеское безпокойство одухотвореннаго Не спрашивали: какъ выполнено художеимъ человъчества: рыцари были защитники ственное произведение, но спрашивали: что вдовъ и сиротъ, поборники религіи, воины выражаетъ оно; содержаніе отделилось отъ Христовы. Оно же возвратило женщина формы и стало выше ея. Это не значить, права ея; изъ него же вышло рыцарское чтобы произведенія романтическаго искусблагоговъніе къ достоинству женщины, п ства были аллегоріями или символами: въ отношенія обоихъ половъ получили такой истинныхъ художникахъ общая страсть вре-

(особливо посл'єдняя) романтическія восп'євада подвиги и любовь храбрыхъ ры-

мени къ алдегоріямъ и символамъ побіжда- его романтическаго содержанія съ пластилась болье или менье полнотою ихъ худо- цизмомъ классической формы. жественной натуры, и идея становилась ощу- Теперь обратимся къ смешной исторіи. тительной только черезъ форму; но какъ въ Очевидно, что классицизмъ, какъ его попревнемъ міръ красота формы, обязанная нимали французы, и какъ онъ перещелъ отъ своимъ явленіемъ скрытой въ ней идев, до- нихъ къ намъ, былъ псевдо-классицизмъ. вольствовала собой духъ и не производила столько же походившій на греческій, сколько ея сущность, такъ въ романическомъ мірѣ царей и героевъ древней Греціи. Неспособидея, поглощая собой внимание и удовлетво- ные по своему національному духу проникряя духъ, дълала форму вопросомъ второсте- нуть въ сущность свътлаго міра древнихъ мостоятельность, потому что религія—созна- формъ, и думали, что, введя въ свою quasiніе истины въ непосредственномъ откровеніи, трагедію царей, наперсниковъ и вфстниковъ. перелъ идеей.

шихъ поэтовъ, какъ наприм. Шиллера.

Изъ этого ясно видно, что называть клас- дить о вещахъ по внешнимъ признакамъ. сиками поэтическихъ уродовъ, каковы были: Но такъ называемые романтики ушли не

въ немъ страстнаго порыва проникнуть въ маркизы XVIII въка походили на боговъ. пеннымъ. Искусство уже утратило свою са- грековъ, - они взяли изчто отъ визшнихъ какъ высшее, всеобщее средство знанія, сділають ее греческою. Христіанскій міръ подчинила себѣ искусство, которое поэтому есть міръ внутреній, духовный, субъективперестало уже быть высшей всеобщей фор- ный, въ которомъ личность человъка благомой всеобщей истины. И вотъ въ этомъ-то родна и священна потому уже, что онъ чесмысль греческое искусство только одно и ловъкъ: вследствие этого въ шекспировской есть истинное искусство, искусство какъ ис- драмф шуть короля Лира имфеть такое же кусство и слъдовательно высшее и совер- право на свое место, какъ и самъ Лиръ на шеннъйшее искусство, — и въ этомъ-то заклю- свое; а въ древней трагедіи, какъ мы уже чается для насъ и его достоинство, и его не- замътили выше, могли имъть мъсто только достатокъ: содержание его для насъ неудовле- представители политическаго общества, натворительно, а возвыситься до его формы мы рода. Смотреть на внешность мимо ея знане можемъ, не отдавъ формъ предпочтенія ченія значить впасть въ случайность. Возвышенную простоту грековъ, ихъ поэтическій Итакъ классическое искусство есть пол- языкъ, выходившій изъ пластическаго линое и гармоническое уравновъщение идеи съ ризма ихъ жизни, французы думали замъформой, а романтическое — перевъсъ идеи нить натянутой декламаціей и риторической надъ формой. Подъ первымъ разумъется ис- шумихой. Они сами себя назвали классиками. кусство грековъ и-не по достоинству, а по и имъ вст повтрили! Такъ какъ основаниемъ общему характеру пластицизма-поэзія рим- этого псевдо-классицизма была внішность лянъ; подъ вторымъ - искусство среднихъ и формальность, то понятно, отчего франвъковъ, включая сюда и нъкоторыхъ новъй- цузская теорія изящнаго была такъ проста и опредъленна: ничего нътъ легче, какъ су-

Корнель, Расинъ, Буало, Мольеръ, Креби- дальше ихъ, и только впали въ другую крайльйонъ, Вольтеръ, Дюсисъ, Аддисонъ, Попе, ность: отвергнувъ псевдо-классическую фор-Альфіери и подобные имъ, или называть ро- му и чопорность, они полагали романтизмъ мантиками Шекспира, Сервантеса, Байрона, въ безформенности и дикомъ неистовствъ. Вальтеръ Скотта, Купера, Гёте, Пушкина Дикость и мрачность они провозгласили отлимогуть только люди, воздоенные француз- чительнымъ характеромъ поэзіи Шекспира, скими идеями объ искусствъ и незнающіе смѣшавъ съ ними его глубокость и безконечпервыхъ началъ, азовъ науки изящнаго, ность и не понявъ, что формы шекспировыхъ Наше новъйшее искусство, начатое Шекс- драмъ совстви не случайности, но условлипиромъ и Сервантесомъ, не есть ни класси- ваются идеей, которая въ нихъвоплотилась. ческое, потому что «мы не греки и не рим- Есть еще и теперь люди, которые Бетховена ляне», и не романтическое, потому что мы называють дикимъ, добродушно не понимая, не рыцари и не трубадуры средних в в ковъ. что дикость есть унижение, а не достоинство Какъ же его назвать? Новъйшимъ. Въ чемъ генія, и что энергія и глубокость совсьмъ не его характеръ? Въпримиреніи классическаго то, что дикость. Они не поняли, что въ лии романтическаго въ тождестве, а слёдствен- рическихъ произведеніяхъ Гёте классицизмъ но и въ различіи отъ того и другого, какъ формъ подходитъ къ древнему, и что ихъ двухъ крайностей. Происходя исторически, художественное достоинство недоступно съ непосредственно отъ второго, наследовавъ перваго взгляда со стороны идеи, но прежде всю глубину и обширность его безконечнаго всего поражаетъ роскошнымъ изяществомъ содержанія и обогатя его дальнійшимъ раз- своихъ формъ. Если классики походили на витіемъ христіанской жизни и пріобр'ятеніемъ напудренныхъ маркизовъ прошлаго в'яка, то новаго знанія, оно примирило богатство сво- романтики походили на нагихъ австралійпевъ, одурѣвшихъ отъ человѣческой крови, новооткрытаго предмета, а самъ онъ не поиди отправляющихъ свои отвратительныя м'вщается въ цвии системы, какъ родъ, то торжества. Отвергнуть устарылыя и случай- натуралисть все-таки не исключаеть его изъ ныя формы искусства еще не значить по- цепи созданій Божіихъ, но, тщательно опистигнуть сущность искусства. Последнее савъ его признаки, надеется, что впоследможно спелать, только оставивь въ стороне ствіи найдется для него место; классикь же, вижиности и углубившись въ начала искус- не думая долго, объявляеть изящное произвества. Но это романтическое неистовство было деніе вздоромъ за то только, что оно не полнужно, какъ отрицаніе ложнаго классицизма: ходить подъ изв'ястные ему роды произвене пумаемъ, въ чемъ состоить значение этихъ потому только, что пришель въ недоумвниетолько классики романтическіе.

забавный.

спълавъ свое дъло, оно въ свою очередь деній искусства. Но лучше ли поступають въ стало такъ же смешно, какъ и классическая этомъ отношении господа романтики? Давно чопорность Въ сущности же все крайности ли одинъ журналисть, съ гордостью и до равны и ни одна не лучше другой. Мы сихъ поръ называющій себя романтикомъ и смъемся надъ классическими раздъленіями всегда преслъдовавшій классицизмъ, какъ поэзіи на роды и драматической на виды, но уголовное преступленіе, отступился отъ «Капонимаемъ ли мы это дъло сами лучше ихъ? меннаго Гостя» Пушкина и нашелъ лишь Мы говоримъ «драма, трагедія, комедія», а хорошіе стишки въ этомъ великомъ созданіи словъ, и чемъ они другъ отъ друга отли- что это такое: не то драматическій разсказъ, чаются. Кровавый конецъ для насъ еще и не то испанское имброглю, не то Богъзнаеть теперь признакътрагедіи, веселость исм'яхь— что! Не форма ли туть играеть прежнюю признакъ комедін; а то и другое вмѣстѣ и свою роль, не классицизмъ ли это, хотя подсъ благополучнымъ окончаніемъ— прама. Все новленный и полкрашенный романтизмомъ? ть же внышне и случайные признаки, не А какъ вамъ кажется вотъ эта продълка: выходящіе изъ идеи; мы все тѣ же классики, догадавшись с нелѣпости раздѣленія поэзіи на роды, основанное на трехъ формахъ вре-Кстати позвольте объяснить вамъ попо- мени и делающее лирическую поэзію вырадробиве, что такое романтическій класси- женіемь будущаго времени, намецкій хитпизмъ: это прямо относится къ предмету на- рецъ драматическую поэзію заставиль вырашей статьи и представляеть собою очень жать будущее время, ибо де драма предстаинтересный предметь, по крайней мара очень вляеть людей не такими, каковы они суть, а такими, каковы должны быть, следовательно Романтическій классикъ есть представитель какими будуть. «О тонкая штука! Экъ куда эклектическаго примиренія классицизма съ метнуль! какого тумана напустиль! разбери романтизмомъ, въ которомъ кое-что удержи- кто хочеть!»... И всё толки, всё положенія вается изъ классицизма и кое-что берется нашихъромантиковъ похожи на это, какъдвъ изъ романтизма. Разумбется, все дёло тутъ капли воды: это тё же классическія нелізвертится на отвлеченныхъ, вившнихъ фор- пости, но только перехитренныя и перемумахъ. При разсматриваніи поэтическаго про- дренныя; словомъ, это романтическій классиизведенія первая задача классика-опредь- цизмъ, старая погудка на новый ладъ. Онъ лить его родь, и если его форма такъ странна, также смотритъ на предметъ извив, а не издика и такая небывалая, что классикъ недо- внутри, и потому хоть ему и кажется, что умвраеть о его родь, то объявляеть это со- онь прытко бржить, а въ самомъ-то дель чиненіе вздорнымъ и нелізнымъ, хотя и не онъ все на одномъ мізсті вертится вокругъ дишеннымъ блестокъ таланта. Такъ анти- самого себя. Пора приняться за дело попоэтическій Вольтеръ отзывался о Шекспирь, серьезнье, пора взять за основаніе своихъ Особенно въ этомъ отношения для класси- теорій не произвольныя, субъективныя поковъ хуже чумы тъ авторы, которые не вы- нятія, а мысль, развивающуюся изъ самой ставляють на своихъсочиненияхъсловъ: поэма, себя. Мы не принадлежимъ ни къ класситрагедія, драма, комедія, водевиль, ода, эклога, камъ, ни къ романтикамъ и равно смъемся элегія и пр. Для нихъ это просто убійство! надъ тімъ и другимъ названіемъ, не находя Здесь классики очень сходны съ натурали- смысла ни въ томъ, ни въ другомъ. Мы не стами: нашедши новый предметь изъ живот- ручаемся за варность нашихъ основаній, но наго, растительнаго или минеральнаго цар- ручаемся, что въ нашихъ выводахъ будемъ ства, натуралистъ прежде всего хлопочетъ логически върны своимъ основаніямъ, и что о родь, и видь и если не узнаеть сразу ни если читатели не согласятся съ нами, по того, ни другого, то старается подвести свою крайней мере поймуть то, что мы хотимь находку подъ какой-нибудь извёстный родъ сказать. Задача, которую мы предлагаемъ въ качествъ новооткрытаго вида. Но вотъ себъ въ этой статьъ-вывести раздъление гдв и ужасная разница между классиками и драматической поэзіи на трагедію и комедію натуралистами: если рода не находится для не по внёшнимъ признакамъ, а изъ ихъ сущ-

Грибовлова.

ея созданія - воплотившіяся идеи, видимыя, Неужели это еще не факты? Индюстріадьсозернаемыя идеи. Следовательно поэзія ность есть только одна сторона многосторонесть та же философія, то же мышленіе, по- няго XIX въка, и она не помъщала ни дойти тому что имбетъ то же содержаніе — абсолют- поэзіи до своего высочайшаго развитія въ ную истину: но только не въ форм'я діалекти- лиц'я поименованныхъ нами поэтовъ, ни муческаго развитія иден изъ самой себя, а въ зыкъ въ лицъ ея Шекспира — Бетховена, ни формъ непосредственнаго явленія иден въ философія въ лицъ Фихте, Шиллинга и Геобразъ. Поэтъ мыслитъ образами; онъ не до геля. Правда нашъ въкъ-врагъ мечты и казываетъ истины, а показываетъ ее. Но мечтательности, но потому-то онъ и великій поэзія не имбеть цели вить себя—она сама векь! Мечтательность въ XIX веке такъ же себъ пъль: слъдовательно поэтическій образъ смішна, пошла и приторна, какъ и сантине есть что-нибудь вившнее для поэта или ментальность. Двиствительность—воть павторостепенное, не есть средство, но есть роль и лозунгъ нашего въка, дъйствительпри въ противномъ сдучат онъ не быль бы ность во всемъ — и въ върованіяхъ, и въ наукт. образомъ, а быль бы символомъ. Поэту пред- и въ искусствв, и въ жизни. Могучій и муставляются образы, а не идея, которой онъ жественный вѣкъ, онъ не терпитъ ничего изъ-за образовъ не видитъ, и которая, когда ложнаго, поддельнаго, слабаго, расилываюжели самому творцу. Поэтому поэтъ никогда существенное. Онъ смело и безтрепетно выне предполагаеть себъ развить ту или другую слушаль безотрадныя пъсни Байрона и вмъидею, никогда не задаеть себъ задачи; безъ стъ съ ихъ мрачнымъ пъвцомъ лучше ръвъдома и безъ води его возникають въ фан- шился отречься отъ всякой радости и всякой тазін его образы, и, очарованный ихъ пре- надежды, нежели удовольствоваться нищенлестью, онъ стремится изъ области идеаловъ скими радостями и надеждами прошлаго въвидимымъ для всъхъ. Высочайшая дъйстви- перестрадалъ съ Шиллеромъ всъ болъзни тельность есть истина; а какъ содержание внутренняго, субъективнаго духа, порываю-

ности, и на этихъ основаніяхъ сділать кри- же, Эленшлегеръ, Тегнеръ и другіе? Развіз не тическую оприх знаменитому произведеню въ нашемъ вркр дриствовали Шиллеръ и Гете? Развѣ не нашъ вѣкъ опѣнилъ и понялъ со-Поэзія есть истина въ форм'я созерцанія: зданія классическаго искусства и Шекспира? сочинение готово, доступные мыслителю, не- щагося, но любить одно мощное, крыпкое, и возможности перенести ихъ въ дъйстви- ка. Онъ выдержалъ разсудочный критицизиъ тельность, т. е. видимое одному ему сделать Канта, разсудочное положение Фихте; онъ поэзін - истина, то и произведенія поэзін щагося къ д'яйствительности путемъ отрицасуть высочайшая действительность. Поэть нія. И за то въ Шеллинге онъ увидёль зарю не украшаеть действительности, не изобра безконечной действительности, которая въ жаеть людей, какими они должны быть, но учении Гегеля осіяла міръ роскошнымъ и каковы они суть. Есть люди, — это все они же, великольпнымъ днемъ, и которая еще прежде все романтическіе же классы, - которые отъ обоихъ великихъ мыслителей, непонятная, всей души убъждены, что поэзія есть мечта, явилась непосредственно въ созданіяхъ Гёте... а не дъйствительность, и что въ нашъ въкъ, Только въ нашъ въкъ искусство получило полкакъ положительный и индюстріальный, по- ное свое значеніе, какъ примиреніе христіанэзія невозможна. Образцовое невіжество! скаго содержанія съ пластицизмомъ классинел'впость первой величины! Что такое мечта? ческой формы, какъ новый моменть уравно-Призракъ, форма безъ содержанія, порожде- вѣшенія идеи съ формой. Нашъ вѣкъ есть ніе разстроеннаго воображенія, праздной го- въкъ примиренія, и онъ такъ же чуждъ роловы, колобродствующаго сердца! И такая мантическаго искусства, какъ и классичемечтательность нашла своихъ поэтовъ въ Ла- скаго. Средніе вѣка были моментомъ нецѣльмартинахъ и свои поэтическія произведенія нымъ, неслитнымъ, но отвлеченнымъ, мы вивъ идеально-чувствительныхъ романахъ, въ димъ въ немъ только романтические элементы, род'в «Аббаддонны» \*): но разв'в Ламартинъ— которыми челов'вчество запаслось на будущую поэтъ, а не мечта, — празвъ «Аббаддонны» - жизнь, и которые только теперь явились въ поэтическое произведеніе, а не мечта?.. И что своей слитной д'яйствительности и проникли за жалкая, и что за устар влая мысль о поло- нашу частную, домашнюю и даже практичежительности и индюстріальности нашего віка, скую сторону жизни, такъ что одна сторона будто-бы враждебныхъ искусству? Развѣ не не отрицаетъ другой, но обѣ являются въ невъ нашемъ въкъ явились Байронъ, Вальтеръ- разрывномъ единствъ, взаимно проникнувъ Скоттъ, Куперъ, Томасъ Муръ, Уордсвортъ, одна другую. Этого-то слитнаго единства Пушкинъ, Гоголь, Мицкевичъ, Гейне, Беран- и не было въ дъйствительности среднихъ въковъ, которыхъ романтические элементы обозначались въ какой-то отвлеченной особности. И вотъ почему рыцарь иногда при одномъ

<sup>\*)</sup> Извъстный нъмецкій романъ какого-то госнодина идеальштюкмахера.

полозрвній въ невврности жены или безжа- бытія, картина, которую показываеть вамъ или сожигаль живую, —ее, которая нѣкогда зрѣнія, указывая на всѣ ея стороны. Лраредъ которой робко преклонялъ онъ кольни, двухъ сторонъ, субъективной или лиричеидеальное, безплотное, ангелоподобное суще- и то же время видите вы его съ двухъ тоство. Въ новъйшемъ періодъ человъчества чекъ зрънія; оно увлекается общимъ волонапротивъ: Юлія Шекспира обладаеть всёми воротомъ драмы и действуеть волею и неромантическими элементами; любовь была волею сообразно съ своими отношеніями къ религіей и мистикой ея собственнаго сердца, прочимъ лицамъ и идет цёлаго созданія встрьча съ родной ей душой была великимъ вотъ его объективная сторона; оно раскрыи торжественнымъ актомъ ея души, вдругъ ваетъ передъ вами свой внутренній міръ. сознавшей себя и возросшей до дъйствитель- обнажаеть всъ изгибы сердца своего, вы полности, а между тъмъ это существо не облач- сдушиваете его нъмую бесъду съ самимъ соное, не туманное, все земное, --да, земное, бою -- воть его субъективная сторона. Поно насквозь проникнутое небеснымъ. Роман- этому-то въ драмъ всегда видите вы два тическое искусство переносило землю на небо, элемента: эпическую объективность дъйствія его стремление было въчно туда, по ту сто- въ пъломъ и лирическия выходки и излияния переносятся своей фантазіей, на жизнь и ра- переведенныхъ прозою \*). Въ лирической дость въ мечть: души нормальныя и крыцкія поэзім поэть является намъ субъектомъ, и находять свое блаженство въживомъ сознаніи потому-то въ ней такъ часто и такую важживой дъйствительности, и для нихъ прекра- ную роль играетъ его личность, его я, а ощубезконечномъ. Мечтательность была высшей ному ему принадлежащихъ, мы приписыдъйствительностью только въ періодъ юно- ваемъ себъ, узнаемъ въ нихъ моменты собщества человъческаго рода; тогда и формы ственнаго духа. Эпическій поэть, скрываясь кующей разлуки. Поэзія же мужественнаго безъ котораго мы не знали бы о совершиввозраста человъчества, наша новъйшая поэзія шемся событіи, онъ даже и не всегда быосязаемо-изящную форму просвётляеть эеи- ваеть незримо-присутствующимъ лицомъ: ромъ мысли, и на-яву дъйствительности, а онъ можетъ позволять себъ обращенія и къ не во сив мечтаній, отворяеть таинственныя самому себь, говорить о себь, или по крайврата священнаго храма духа. Короче: какъ ней мере подавать свой голось объ пзобраромантическая поэзія было поэзіей мечты и жаемыхъ имъ событіяхъ. Въ драмъ, напробезотчетнымь порывомь въ область иде- тивъ, личность поэта исчезаеть совсъмъ и аловъ, такъ новъйшая поэзія есть поэзія какъ бы даже не предполагается существуюдъйствительности, поэзія жизни.

скую, эпическую и драматическую, выходить соверщающимся, и каждое изъ дъйствую изъ ея значенія, какъ сознанія истины и следовательно изъ взаимныхъ отношеній сознающаго духа-субъекта, къ предмету сознанія — объекту. Лирическая поэзія выражаетъ субъективную сторону человѣка, открываетъ нашему взору внутренняго человъка, и потому вся она-ощущение, чувство, музыка. Эпическая поэзія есть объективное изображение совершившагося во времени со- раго однако достаточно для целой жизни.

лостно умерицвляль ее собственной рукой, художникь, выбирая для вась дучния точки была парицей думъ и мечтаній души его, пе- матическая поэзія есть примпреніе этихъ едва осмъдиваясь возвести взоры на свое ской, и объективной или эпической. Передъ божество, и которой безкорыстно посвящаль вами не совершившееся, но совершающее онъ и свое кипящее мужество, и силу жельз- событіе, не поэть вамь сообщаеть его, но ной руки, и безпокойную, бродячую волю каждое действующее лицо выходить къ вамъ свою... Да и вообще, находя жену, онъ терялъ само, говорить вамъ за самого себя. Въ одно рону дъйствительности и жизни: наше но- въ монологахъ, до того лирическія, что они въйшее искусство переноситъ небо на землю непремънно должны быть писаны стихами, и земное просвътляетъ небеснымъ. Въ наше и переданныя въ переводъ прозою, теряютъ время только слабыя и бользненныя души свой поэтическій букеть и перехолять въ навидять въ действительности юдоль страданія дутую прозу, чему доказательствомъ могуть и бъдствій и въ туманную сторону идеаловъ служить лучшія мъста Шекспировыхъ драмъ, сенъ Божій міръ, и само страданіе есть только щенія и чувства, о которыхъ онъ говорить, форма блаженства, а блаженство-жизнь въ какъ о своихъ собственныхъ, будто бы олпоэзін улетучивались въ оиміамъ молитвы, за событіями, которыя заставляютъ насъ сово вздохъ блаженствующей любви или тос- зерцать, только подразумъвается; какъ лицо, щей, потому что въ драмѣ и событіе гово-Раздфленіе поэзін на три рода — лириче- ритъ само за себя, современно представляясь

<sup>\*)</sup> Мы убъждены въ томъ, что для совершенивишаго перевода Шексипровыхъ драмъ стихами надобно и переводчику быть Шекспиромъ; иначе переводъ его будеть хоть сколько-нибудь невъренъ невъренъ или идеъ, или формъ, и всегда будетъ болье или менье субъективень. Шекспирь для чтенія можеть и должень быть переводимь прозою. Если кому удастся перевести какъ должно Шекспирову драму стихами, это будеть подвигъ, кого-

шихъ динъ говоритъ само за себя, совре- благодаря общей идеъ, воплотивнейся въ вижиней стороны своей.

отрицанія или призрачности.

тери: кто можетъ угадать заранъе индиви- каго какого-нибудь скупца, хотя бы этотъ дуальную форму той илп другого! и та, и какой-нибудь и ималь совершенно другія чердругая не есть ли возможность, стремящая- ты лица. ся получить свое осуществление, не есть ли известной Дездемоны, а лица типическія, сознаніи этого общаго по степени своего раз-

менно развиваяся и съ внутренней, и съ нихъ, то слъдуетъ второе отрипанје идеи иди возвращенія общей илеи къ самой себъ. Слъ-Драматическую поэзію обыкновенно раз- довательно идеализировать дійствительность лъдяють на два вида: трагедію и комедію. значить совсъмь не украшать, но явдять ее. Разовьемъ необходимость этого раздъленія какъ божественную идею, въ собственныхъ изъ сущности идеи поэзіи, а не изъ внѣш- нѣдрахъ своихъ носящую творческую силу нихъ формъ и признаковъ. Для этого мы своего осуществленія изъ небытія въ живое должны разделить на две стороны самую явленіе. Другими словами: «идеализировать поэзію, какая бы она ни была. лирическая, действительность» значить въ частномъ и эпическая или драматическая; на поэзію по- конечномъ явленіи выражать общее и безложенія или дъйствительности, и поэзію конечное, не списывая съ дъйствительности какія-нибудь случайныя явленія, но созла-Предметь поэзіи есть действительность вая типическіе образы, обязанные своимь тиили истина въ явленіи. Тв, которые ду- пизмомъ общей идев, въ нихъ выражаюмаютъ, что ея предметъ-мечты и вымыслы щейся. Портретъ, чей бы онъ ни быль, не никогла и ниглѣ небывалаго, кромѣ вообра- можеть быть художественнымъ произведеженія поэта, сбиваются словами «идеаль» и ніемь, ибо онь есть выраженіе частной, а «идеадизированіе дъйствительности». Конеч- не общей идеи, которая одна способна явитьно созданія поэта не суть списки или ко- ся типически; но лицо, въ которомъ бы, напіи съ действительности, но они сами суть примерь, всякій узналь скупого, есть идеаль, льйствительность, какъ возможность, полу- какъ типическое выражение общей родовой чившая свое осуществленіе, и получившая идеи скупости, которая заключаеть въ себъ это осуществление по непредожнымъ зако- возможность всёхъ своихъ случайны ъ явленамъ самой строгой необходимости: идея, ній; поэтому какъ скоро она стала образомъ, рождающаяся въ душт поэта, есть тайна, то въ этомъ образъ всякій видитъ портретъ какъ младенецъ, зачинающійся во чревь ма- не какого нибудь скупца, но портреть вся-

Подъ словомъ «дъйствительность» разсовершенно никогда и вигдъ небывалое, но умъется все, что есть — міръ видимый и міръ долженствующее быть сущимъ? Идеалъ не духовный, міръ фактовъ и міръ идей. Разесть собраніе разсімнных по природі черть умъ въ сознаніи и разумъ въ явленіи, слоодной идеи и сосредоточенныхъ на одномъ всмъ, открывающійся самому себ'я духъ есть лицъ, потому что собираніе не можеть не дъйствительность; тогда какъ все частное. быть механическимъ, — а это противорвчитъ все случайное, все неразумное есть призрачдинамическому процессу творчества. Еще ность, какъ противоположность дъйствительменье идеаль можеть быть воображениемь ности, какь ея отрицание, какь кажущееся, того, чего и нътъ, и быть не можетъ, т. е. но не сущее. Человъкъ пьетъ, ъстъ, одъмечтою, или украшенною природою и усо- вается — это міръ призраковъ, потому что вершенствованными людьми — людьми не въ этомъ нисколько не участвуетъ духъ его; какъ они суть, а какими будто бы они долж- человекъ чувствуетъ, мыслитъ, сознаетъ сены быть. Идеаль есть общая (абсолютная) бя органомь, сосудомь духа, конечною идея, отрицающая свою общность, чтобы частностью общаго и безконечнаго — это стать частнымъ явленіемъ, а ставши имъ, міръ действительности. Человекъ служитъ снова возратиться къ своей общности. Объ- царю и отечеству вследствіе возвышевнаяснимъ это примъромъ. Какая идея Шекс- го понятія о своихъ обязанностяхъ къ пирова «Отелло»? Идея ревности, какъ след- нимъ, вследствие желания быть орудиемъ ствія обманутой любви и оскорбленной в'тры истины и блага, всл'ядствіе сознанія себя, въ любовь и достоинство женщины. Эта идея какъ части общества, своего кровнаго и дуне была сознательно взята поэтомъ въ осно- ховнаго родства съ нимъ-это міръ действиваніе его творенія, но безъ в'єдома его, какъ тельности. «Овому талантъ, овому два», - и незримо-падшее въ душу зерно, развилась потому, какъ бы ни была ограничена сфера въ образы Отелло и Дездемоны, т. е. совле- деятельности человека, какъ бы ни незнаклась своей безусловной и отвлеченной общ- чительно было м'єсто, занимаемое имъ не ности, чтобы стать частными явленіями, лич- только въ человічестві, но и въ обществі, ностями Отелло и Дездемоны. Но какъ лица но если онъ кромъ своей конечной лично-Отелло и Дездемоны не суть лица какого- сти, кром'в своей ограниченной индивидуальнибудь извъстнаго Отелло и какой-нибудь ности видить въ жизни нъчто общее и въ

умьнія находить источникь своего счастія. — вамь доступно общее человьческое: обратите ственныхъ личныхъ выгодъ—и тогда онъ роды, этого храма Бога живого; вы вспоживеть въ действительности. Если же онъ мните минуты, когда вы тепло молились, вотномъ, а въ человъческомъ значеніи, источ- духа, не исключая отсюда и уклоненій отъ она ограничена, лишь бы только была отри- нія, необходимыми для познанія истины, Коцаніемъ его личности, --онъ опять живетъ нечно, вы можетъ быть вспомните и платье. ни проявился духъ, онъ-дайствительность, ческую душу, и самоваръ который собипотому что онъ любовь или безсознательная раль вокругъ себя вашего отца, мать, серазумность, — а нотомъ разумъ или любовь, стеръ и братьевъ, и садъ, въ которомъ вы сознавшая себя.

шимъ; пойдемъ обратно и увидимъ, что въ ніе: но не платье, не самоваръ, не калиткасознаніи истины высшая д'яйствительность не вс эти пустыя частности исторгнутъ есть религія, искусство и наука; въ жизни -- грустно-сладостную слезу воспоминанія изъ историческое лицо, геній, проявившій свою вашихъ глазъ, а тотъ «букетъ жизни, дательность въ которой-нибудь изъ этихъ тоть аромать блаженства, который освятиль абсолютных сферь, внё которых все-при- их для вась...» Чистая радость и блажензракъ. Практическая деятельность историче- ство своимъ бытіемъ, хотя бы характеръ ихъ скаго лица, имфешаго вліяніе на судьбу на- быль и детскій, суть действительность порода и человъчества, не исключается изъ тому, что если они выходять и не изъ разэтихъ сферъ, потому что сознаніе идеи его умнаго сознанія, то изъ разумнаго ощущедъятельности возможно только въ этихъ сфе- нія себя въ донъ въчнаго духа. Лъйствитель-

предметь физического и умственного міра ное, неразумное, эгоистическое есть приесть или вещь по себъ, или вещь и по себъ зрачность. (an sich), и для себя (für sich). Действительно Но призрачность получаеть характерь неесть только то, что есть и по себ'ь, и для себя, обходимости, если мы, оставивъ челов'вка съ только то, что знаетъ, что оно есть и по себѣ, его субъективной стороны, взглянемъ на и для себя, и что оно есть для себя въ общемъ. него объективно, какъ на члена общества. Кусокъ дерева есть, но онъ есть не для се- Все служитъ духу, и истина идетъ всеми пубя, а только по себъ: онъ существуеть толь- тями, часто не разбирая ихъ. Иной удовлеко какъ объектъ, а не какъ объектъ субъектъ, творяетъ только низкимъ нуждамъ своей и человъкъ знаетъ о немъ, что онъ есть, а жизни, насыщаетъ свою страсть къ любостяніи общаго и візчнаго: онъ призракъ, ничто, личнаго стремленія къ счастью; другой слумужества, въ вашей дуще есть любовь и служить себе. Такъ бродящій по полю воль,

онъ живеть въ лъйствительности и есть лъй- ваши взоры на свое прошелиее что вы тамъ ствительный челов къ, а не призракъ, истин- увидите? Конечно, ваша память не предстаный, сущій, а не кажущійся только чело- вить вамъ ни платья, которое вы износили, въкъ. Если человъку недоступны объектив- ни кушаній, которыми вы дакомились, ни ные интересы, каковы жизнь и развите минуть, когда удовлетьорено было ваше тщеотечества, ему могуть быть доступны инте- славіе или другія медкія страстишки и поресы своего сословія, своего городка, своей шлыя чувствованьица; но вы вспомните тъ деревни, такъ что онъ находитъ какое-то, минуты, когда васъ поражалъ видъ восходячасто странное и непонятное для самого себя, щаго солнца, вечерняя заря, буря и вёдро, наслаждение для ихъ выгодъ лишаться соб- и всё явленія роскопино-великолепной прине возвышается и до такихъ интересовъ, — плакали слезами раскаянія, любви, чистой пусть будеть онъ супругомъ, отцомъ, семья- радости, когда васъ поражала новая мысльниномъ, любовникомъ, но только не въ жи- словомъ, всв моменты, всв феномены вашего никъ котораго есть любовь, какъбы ни была истины, если они были моментами отрицавъ дъйствительности. На какой бы степени которое особенно восхищало вашу младениграли, и калитку, изъ которой во лии юно-Мы шли отъ высшихъ ступеней къ низ- сти выходили украдкой на сладкое свиданость есть во всемъ, въ чемъ только есть Не все то, что есть, только есть. Всякій движеніе, жизнь, любовь; все мертвое, холод-

не онъ самъ знаетъ о себъ. Это же явленіе жанію и между тъмъ дълаетъ пользу общепредставляеть собою и человікь, когда его ству, нисколько не думая о его пользів, спосознание или его субъективно-объективное спышествуеть его развитию и благосостоясуществованіе заключено только въ смыслѣ нію, оживляя торговлю, кругообращеніе каили конечномъ разсудкъ, на-глухо заперто питаловъ — одинъ изъ столбовъ, поддерживъ соображение своихъ личныхъ выгодъ, въ вающихъ здание общества, эту необходимую эгоистической деятельности, - а не въ разуме, форму для развитія человечества. Но дело какъ въ сознаніи себя только черезъ общее, въ томъ, что одинъ служить истинѣ для удокакъ въ частномъ и преходящемъ выраже- влетворенія потребности собственнаго духа, хотя и кажется чымъ-то. Вы уже въ поры жить ему невольно и безсознательно, думая споспаниествуя плолородію земли, далаеть имающее одинь общій характерь, тверло воздухѣ.

всф возможности, следовательно и уклоне- наполнить свою жизнь, тяготимую бездействідимая сторона духа, въ смысле его уклоне- какъ не отчаянное удальство во время войнія оть нормальности.

жизни.

оть меча закона, и между тымь общество, настоящій сосудь, рызкими, рельефными чер-

большую подьзу; но кто же ему поклонится сплоченное и связанное какимъ-то крупкимъ за это, скажетъ спасибо, почувствуетъ къ цементомъ. Въ чемъ эта связь? – въ правонему уважение: А между тымь безь такихъ славии? — но оно такъ безтребовательно, такъ водовъ общество было бы невозможно, и ограничено и бъдно въ своей сущности, что представить его безъ нихъ, значило бы пред- мало походить на религію. — «Они прихолиставить домъ, построенный изъ камня на ли сюда, какъ будто возвращались въ свой собственный домъ, изъ котораго только за Лъйствительность есть положительное жиз- часъ передъ тъмъ вышли. Пришедшій являетни: призрачность - ея отрицаніе. Но, будучи ся только къ кошевому, который обыкновенслучайностью, призрачность д'алается необ- но говориль: «Здравствуй! Что, во Христа ходимостью, какъ уклоненіе отъ нормально- вфруещь?»—Вфрую!—отвфчалъприходившій. сти вследствие свободы человаческого духа. «И въ Троицу святую варуещь?» — Варую! Такъ здоровье необходимо условливаетъ бо- —«И въ церковь ходишь?»—Хожу. — «А ну, льзнь, свыть — темноту. Цылое заключаеть вы перекрестись!» - Пришедшій крестился, «Ну себъ всъ свои возможности, и осуществление хорошо», отвъчаль кошевой: «ступай же самъ этихъ возможностей, какъ имъющее свои въ какой знаешь курень». - Этимъ оканчипричины, следовательно свою разумность и вается вся церемонія». — Неть, туть была необходимость—есть действительность. Если другая, сильнейшая связь: это удальство, комы возьмемъ человъка, какъ явление разум- торому жизнь-копъйка, голова-наживное ности-идея человака будеть неполна: чтобъ дало; это жажда дикихъ натуръ людей, кипябыть полною, она должна заключать въ себъ щихъ избыткомъ исполинскихъ силъ, -жажда ніе отъ нормальности, т. е. паденіе. И по- емъ п праздностью; что же лучше могло наполтому пустой, глупый человъкъ, сухой эго- нить ее, удовлетворить дикій духъ человъка исть есть призракъ; но идея глупца, эгоиста, могучаго, но безъ идей, безъ образованности. подлеца есть действительность, какъ необхо- почти полудикаря, какъ не кровавая свуа, ны и не бъщеная гульба во время мира? Отсюда являются двъ стороны жизни - Оттого-то и въ этой гульбъ нъть ничего оскордъйствительная или разумная дъйствитель- бляющаго чувство, но такъ много поэтиченость, какъ положение жизни, и призрачная скаго; оттого-то эта гульба была, какъ предъйствительность, какъ отрицание жизни. восходно выразился поэтъ, шпрокимъ разме-Отсюда же выходить и наше разделение по- томъ души. Итакъ, вотъ где основа и источэзіп, какъ воспроизведеніе действительно- никъ казацкой жизни и Запорожской Сечи, сти, на двѣ стороны—положительную и отри- «того гнѣзда, откуда вылетали тѣ гордые и цательную. Чтобы придать нашему созерца- крыпкіе, какъ львы», и воть гдв основная нію осязательную очевидность, бросимъ бізг- идея поэмы Гоголя. Тарасъ Бульба является лый взглядъ на два произведения поэта, вы- у него представителемъ этой жизни, идем ражающія каждое одву изъ этихъ сторонь этого народа, апотеозомъ этого широкаго размета души. Дурной мужъ, какъ всв люди Вы возвышаетесь духомъ и предаетесь полудикой гражданственности, онъ любитъ глубокой и важной думъ, читая «Тарасъ своихъ сыновей, потому что изъ нихъ долж-Бульбу»; вы смъетесь и хохочете, читая ны выйти важные рыцари, и онъ не любилъ курьезную «Повъсть о томъ, какъ поссорился бы и презираль бы дочерей своихъ, еслибы Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоро- имелъ ихъ, потому что онъ никакъ не могъ вичемъ». Отчего эта противоположность впе- понять, что хорошаго въ человѣкѣ, если онъ чатленія отъ двухъ произведеній одного и не годится въ рыцари. Онъ былъ христіатого же художника?-Отъ сущности дъй- нинъ и православный по преданію, въ саствительности, возсозданной въ томъ и дру- момъ отвлеченномъ смыслъ: редко виделъ гомъ, оттого, что первое изображаетъ поло- церковь Божію и въ правилахъжизни своей женіе жизни, а другое-ея отрицаніе. Что руководствовался обычаемъ и собственными такое Тарасъ Бульба? Герой, представитель страстями, а не религіей — и между тэмъ зажизни целаго народа, целаго политическаго резаль бы родного сына за маленинее слово общества въ извъстную эпоху жизни. Что вы противъ религіи и фанатически ненавидёлъ видите въ этой поэмъ? что особенно пора- басурмановъ. Онъ любилъ свою родную жаетъ васъ въ ней? Общество, составлен- Украину и ничего не зналъвыше и прекрасиве ное изъ пришельцевъ разныхъ странъ, изъ удалого казачества, потому что чувствовалъ удалыхъ головъ, бъжавшихъ кто отъ ни- то и другое въ каждой каплъ крови своей, щеты, кто отъ родительскаго проклятія, кто и духъ того и другого нашелъ въ немъ свой

тами выпечатлёлся на его полудикой физіо- недоступны, враждебны и ненавистны. А номій и во всей его полудикой личности. На-жизнь въ объективной идет, до претворенія полную вражду онъ смъщалъ съ дичной не- ея въ субъективную стихію жизни — есть навистью, и когда къ этому присоединился жизнь въ разумной действительности, въ подикій фанатизмъ отвлеченной религіозности, ложенін, а не въ отрицаніи жизни. Грубость то мысль о поганомъкатоличествъ, какъ назы- и ограниченность Бульбы принадлежатъ не валъ онъ поляковъ, представлялась ему въ его личности, но его народу и времени. Сущформ в дымящейся крови, предсмертных всто- ность жизни всякаго народа есть великая новъ и зарева пылающихъ городовъ, селъ, действительность; въ Тараст Бульбт эта сущмонастырей и костеловъ... Это лицо совер- ность нашла свое поливищее выражение шенно трагическое; его комизмъ только въ Совстмъ другой міръ представляеть намъ противоположности формъ его индивидуаль- ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Някиности съ нашими - комизмъ чисто внъшній, форовичемъ. Это міръ случайностей, нераз-Вы смѣетесь, когда онъ дерется на кулачки умности; это отрицаніе жизни, пошлая, грязсъ роднымъ сыномъ и пресерьезно совътуетъ ная дъйствительность. По какимъ же обраему тузить всякаго, какъ онъ тузилъ зомъ могла она сдёлаться содержаніемъ хусвоего батьку; но вы уже и не улыбаетесь, дожественнаго произведенія, и не унизиль когда видите, что онъ попался въ пленъ, ли художникъ своего таланта, сделавъ изъ потянувшись за грошевой люлькой; но него такое употребление? Резонёры, ковы содрагаетесь, только еще видя, что онъ торымъ доступна одна внешность, а не мысль, въ яростной битвъ приближается къ оторо- отвътять вамъ утвердительно на этотъ вопъвшему сыну - сердце ваше предчувствуетъ просъ. Мы думаемъ напротивъ. Какъ мы уже трагическую катастрофу; но у васъ замира- сказали, частное явление отрицания жизни еть духь оть ужаса, когда въ вашемь слухв возбуждаеть одно отвращение и есть призракь; раздается этотъ комическій вопросъ: «что, но какъ пдея, какъ необходимая сторона жизсынку?»; но вы бользненно раздъляете это ни, призрачность получаетъ характеръ двймимолетное умиление жельзнаго характера ствительности и слъдовательно можеть и въ словахъ Бульбы: «Чъмъ бы не казакъ должна быть предметомъ некусства. Тутъ забыль?- и станомъ высокій, и чернобровый, дача въ томъ, чтобы въ основаніи художеи лицо какъ у дворянина, и рука была креп- ственнаго произведения лежала общая идея, ка въ бою - пропалъ, пропалъ безъ славы!».. и чтобы изображенія поэта были не списками А эта страшная жажда мести у Бульбы про- съ частныхъ явленій (эти сински суть притивъ красавицы польки, по мнънію его, ча- зраки), но идеалы, для того перешедшіе въ рами погубившей его сына, и потомъ — это действительность явленія, чтобы каждый изъ море крови и пожаровъ, объявшее враждеб- нихъ былъ выражениемъ идеи, представитеный край, и среди его грозная фигура ста- лемъ целаго ряда, безконечнаго множества раго фанатика, совершавшаго страшную триз- явленій одной иден и, будучи въ этомъ знану въ память сына, наконецъ это омертвение чени общимъ, былъ бы въ то же время едимогучей души, оглушенной двукратнымъ по- нымъ — живой, замкнутой въ самой себъ трясеніемъ, потерей обоихъ сыновей: «Непо- особностью. Всякая частность есть случайдвижный сидель онъ на берегу моря, шеве- ность, и если ея значение низко и ношлоля губами и произнося: «Остапъ мой, Остапъ она оскорбляеть человъческое, эстетическое мой!» Передъ нимъ сверкало и разстилалось чувство; но общее, хотя бы и отрицательной Черное море: въ дальнемъ тростникъ кри- стороны жизни, уже дълается предметомъ чала чайка; бълый усъ его серебрился, и сле- знанія и теряеть свою случайность. Воть зы капали одна за другой»... А это безко- еслибы поэтъ въ пзображеніяхъ такого ронечно-знаменательное: «слышу, сынку!», п да явленій вздумаль оправдывать свои субъэта вторая страшная тризна мщенія за вто- ективныя убіжденія и грязь жизни выдавать рого сына, кончившаяся смертью мстителя, субъективно за поэзію жизни, -- тогда бы его и какой смертью! - привязанный железной изображения были отвратительны; но тогда ценью къ стоячему бревну съ пригвожден- бы опъ уже и пересталь быть поэтомъ. Они ной рукой, кричаль онь своимь «хлопцамь», существують для него объективно, всь они что имъ надо делать, чтобы спастись отъ не- внё его, но онъ самъ въ нихъ, потому что пріятеля, и изъявляль свой восторгь отъ ихъ поэтическимъ ясновидівніемъ своимъ онъ проудальства и проворства .. Видите ли: у это- видитъ ихъ идею и, проводя ихъ чрезъ свою го человека была идея, которой онъ жиль и творческую фантазію, просветляеть этой идедля которой онъ жилъ; видите ли: онъ не пе- ей ихъ естественную грубость и грязность. режиль ея, онь умерь виссть съ ней... Для нея убиль онь собственной рукой милаго сы- творчества, отрицаеть всякую моральную на, для нея онъ умеръ и самъ... Въ его ду- цбль, всякое судопроизводство со стороны ить жила одна идея, и всь другія ему были поэта. Изображая отрицательныя явленія

Объективность, какъ необходимое условіе

сатиры, потому что сатира не принадле- призраки (въ томъ смыслѣ, который мы жить къ области искусства и никогда не выше придали этому слову), и все, что они можеть быть художественнымъ произведе- ни делають, есть призракъ, пустота, бездълаетъ это совсъмъ не скръпя сердце, какъ какъ необходимость, ихъ ссора. Ивану Ивалумають многіе: нельзя сердиться и творить новичу захотьдось имьть у себя ружье Иваслажденія. Поэть не можеть ненавидьть чемь-нибудь наподнить свою праздную пусвои изображенія, каковы бы они ни были; стоту, потому что пустота вследствіе празд-

тели, вы помните и знаете Ивана Ивановича своихъ выходкахъ, назвалъ Ивана Иваноними друзьями и вдругъ сдёлались страш- котливаго со стороны своей чести и аттенными врагами, и прожили все свое именіе, ціи человека, назваль его-о, ужась!-густараясь доёхать другь друга судомь. А от- сакомъ... чего? Стоитъ привести по ибскольку черть Великая, безконечно великая черта худохарактера каждаго-- в вы поймете причину жественнаго генія этоть гусакъ! Еслибы этого страшнаго явленія. Иванъ Ивано- поэтъ причиной ссоры сділаль дійствивичь быль человать весьма солидный, са- тельно оскорбительныя ругательства, пощемаго тонкаго обращенія, терпіть не могь чину, драку-это испортило бы все діло. грубыхъ или непристойныхъ словъ, и когда Нътъ, поэтъ понялъ, что въ міръ призрапотчиваль кого-нибудь знакомаго табакомъ, ковъ, которому онъ даваль объективную то говорилъ: «смъю ли просять, государь действительность, и забавы, и занятія, и мой, объ одолженіи?», а если незнакомаго, удовольствія, и горести, и страданія, и сато: «сміно ли просить, государь мой, не мое оскорбленіе-все призрачно, безсмыимѣя чести звать чина, имени и отчества, сденно, пусто и пошло. Не думайте, чтобы объ одолженін?» Онъ любиль лежать на эти два чудака были отъ природы созданы солнцв подъ навъссмъ въ одной рубаш- такими: нвтъ, природа справедлива къ люкътолько послъ объда, а вечеромъ надъвалъ дямъ— она каждому даетъ въ мъру чего и бекешь, выходя со двора; но самая резкая сколько ему нужно. Конечно эти чудаки черта его характера была та, что, съфвши и отъ природы были не бойкіе люди, но и дыню, онъ завертываль въ бумажку свмена имъ нашлась бы своя ступенька на безкои надписываль: «Сія дыня събдена такого- нечной лестниць человьческой и гражданто числа»; а если при этомъ быль гость, то: ской деятельности: они могли-бъ быть хо-«участвоваль такой-то». Присовокупите къ рошими мужьями, отцами, хозяевами и этому портрету страшную скупость и высо- иметь, сообразно съ занимаемымъ ими мекую цвиу, придаваемую земнымъ благамъ- стечкомъ въ цвин явленій духа, свою блаи Иванъ Ивановичъ весь передъ вами, гообразность формы; но воспитаніе, живот-Иванъ Никифоровичъ отличался отъ своего ная лѣнь, праздность, невѣжество – вотъ что друга толстотой и любиль употреблять въ сдёлало ихъ такими. Ихъ хотять примирить разговорф непристойныя слова, къ крайне- и почти было успфли въ этомъ; уже Иванъ му неудовольствію достойнаго Ивана Ива- Никифоровичь полізь въ кармань, чтобъ новича, любиль въ жаркіе дни выставлять достать рожокъ и сказать «одолжайтесь», на солнце спину, садиться по горло въ воду, но вдругъ лукавый дернулъ его замётить, куда ставилъ столъ и самоваръ и пилъ чай; что не стоятъ сердиться изъ пустого слова любиль въ комнатъ лежать въ натуръ, и «гусакъ». Видите ли: еслибы онъ гусака когда потчиваль кого изъ своей табакерки замениль итицей, или выразился какъ-нитабакомъ, то просто говорилъ: «одолжай- будь иначе, они снова были бы друзьями; тесь». Теперь вы видите всю эту жизнь, но роковое слово было сказано, и снова понятную только въ произведеніи художни- прадёдовскіе карбованцы полетёли изъ же-

жизни, поэть нисколько не думаеть писать животную въ действительности. Оба героя ніемъ. Рисуя нравственныхъ уродовъ, поэтъ смыслица. Въ ихъ характерахъ уже дежитъ, въ одно и то же время: досада портить на Никифоровича: зачемъ-не спращивайжелчь и отравляеть наслаждение, а минута те; онъ самъ этого не знаеть. Мы думаемъ, творчества есть минута высочайшаго на- что это было безсознательнымъ желаніемъ напротивъ, скорће онъ ихъ любитъ, потому ности тяжка и мучительна для всякаго чечто они представляются ему уже просвыт- ловыка, какъ бы ни быль снъ пошль. Ивань Никифоровичь по такой же причина не Были два пріятеля-соседа, соединенные хотель уступить ему своего ружья, хотя другь съ другомъ неразрывными узами тотъ и объщалъ ему за него приличное взаимной пошлости, привычки и праздности. вознаграждение — бурую свинью и мешокъ Мы не будемъ ихъ описывать послѣ из- гороха. Завязался крупный разговоръ, въ ображенія, сділанаго поэтомъ. Если, чита- которомъ Иванъ Никифоровичъ, грубый въ и Ивана Никифоровича-были они искрен- вича, этого до крайности деликатнаго и ще-

ка, но случайную, безсмысленную и глупо- лёзныхъ сундуковъ въ карманы подъячихъ,

434

и имфніе, вифинее и внутреннее благосо- тиворфчіяхъ и примиреніи, въ борьбѣ воли ровичей!...

ту и далеко превзошло бы наши силы. Мы за поруганное ея мнимымь преступленіемъ только взглянули на нихъ мимоходомъ и человъческое достоинство. только съ одной стороны — съ той, которая Человекъ живетъ въ двухъ сферахъ: въ непосредственно относится къ предмету на- субъективной, со стороны которой онъ пришей статьи. Мы показали, что элементы тра- надлежить только себъ и больше никому, и гическаго находятся въ дъйствительности, въ объективной, которая связываетъ его съ въ положени жизни такъ сказать; а эле- семействомъ, съ обществомъ, съ человъчементы комическаго—въ призрачности, имѣю- ствомъ. Эти двѣ сферы противоположны: въ щей только объективную действительность, одной онъ господинъ самого себя, никому невъ нихъ же можетъ быть комедія. Что же мости отъ внішнихъ отношеній. Но такъ какъ такое, какъ не трагедія, «Тарасъ Бульба», этотъ облективный міръ суть законы его же Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоро- ствившіеся, какъ явленія: такъ какъ этотъ вичемъ», «Графъ Нулинъ» Пушкина, какъ объективный міръ требуеть отъ него того же не комедія?... Туть разница въ формъ, а не самаго, чего и онъ требуеть для себя отъ медіи и взглянемъ на нихъ поближе.

естественнаго влеченія сердца съ идеею нравственность выходить изъгармоніи субъничего не значить: Иванъ Ивановичъ могъ нія, ни борьбы, ни поб'єды, ни паденія, но бы заръзать Ивана Никифоровича, а потомъ есть одно свътлое торжество счастія. Когда діею. Объяснимъ это примъромъ. Андрій, сторону, адругая въ другую, -- является столксынъ Бульбы, полюбиль девушку изъ враж- новеніе, и чемь бы человекъ ни вышель изъ дебнаго племени, которой онъ не могъ от- этой битвы — побъжденнымъ или побъдитедаться, не измёнивъ отечеству: вотъ столк- лемъ-для него нётъ уже полнаго счастья:

стояніе, вся жизнь была истощена въ тяжбъ, съ долгомъ и влеченіемъ сердца, и въ по-Лесять леть прошло, головы ихъ убёлились бёде или паденіи. Чтобы подать людямь съдиной, и поэтъ восклицаетъ: «Скучно на великій и поразительный примъръ пропесса этомъ свъть, господа!» Да! грустно думать, осуществлены развивающейся идеи и урокъ что человъкъ, этотъ благороднъйшій сосудъ нравственности, судьба избираетъ благороддуха, можетъ жить и умереть призракомъ нѣйшіе сосуды духа и дѣлаетъ ихъ уже не и въ призракахъ, даже и не подозръвая воз- преступняками, но очистительными жертваможности действительной жизни! И сколько ми, которыми искупается истина. Отелло на свътъ такихъ людей, сколько на свътъ потому и свершилъ страниное убійство не-Ивановъ Ивановичей и Ивановъ Никифо- винной жены и палъ подъ тяжестью своего проступка, что онъ быль могучь и глубокъ-Начиная говорить о «Тарасъ Бульбъ», о только въ такихъ душахъ кроется возмож-«Ссорь Ивана Ивановича съ Иваномъ Ни- ность трагической коллизіи, только изъ такифоровичемъ», мы не думали писать кри- кой любви могла выйти такая ревность и тики на эти два великія произведенія по- такая жажда мести. Онъ думаль отомстить эзіи: это не относилось къ нашему предме- своей жень столько же за себя, сколько и

въ отрицаніи жизни. Трагедія можеть быть отдающій отчета въ своихъ стремленіяхъ п и въ повъсти, и въ романъ, и въ поэмъ, и склонностяхъ; въдругой онъ весь въ зависи-«Пыгане» Пушкина; и что же такое «Ссора собственнаго разума, только вив его осущевъ идев. Но перейдемъ къ трагедіи п ко- объективнаго міра. — то онъ п связанъ съ ними неразрывными узами крови и духа. Трагическое заключается въ столкновении Вследствие этнхъ-то кровно-духовныхъ узъ долга, въ проистекающей изъ того борьбъ ективнаго человъка съ объективнымъ міромъ, и наконецъ победе или паденіи. Изъ этого и если та п другая сторона позволяеть ему видно, что кровавый конецъ тутъ ровно предаться влеченію сердца, нітъ столкновеи себя, но комедія все бы осталась коме- же они расходятся, и одна влечеть его въ новеніе (коллизія), воть сшибка между онь застигнуть судьбой. Если онь увлекся влечениемъ сердца и нравственнымъ дол- влечениемъ сердца и оскорбилъ нравственный гомъ. Борьбы не было: пылкая натура, ки- законъ, изъ этого оскорбленія вытекаетъ, пящая юными силами, отдалась безъ раз- какъ необходимый результать, его наказаніе, мышленія влеченію сердца. Будете ли вы потому что отношенія его къ объективному осуждать ее, имъете ли вы право на это? міру тымь глубже и священные, чымь онь Нътъ, ръшительно нътъ. Поймите безконечно больше человъкъ. Въ собственной душъ его гдубокую идею суда Спасителя надъ блудни- корни нравственнаго закона, и онъ самъ пею и не поднимайте камня. А между тьмъ свой судья и свое наказаніе; еслибы борьба Андрій всетаки виновать предъ нравствен- и не разр'єшилась кровавой катастрофой, его нымъ закономъ. По еслибы въ жизни не блаженство уже отравлено, уже неполно, побыло такихъ столкновеній, то не было бы тому что сознаніе его незаконности не только и жизни, потому что жизнь только въ про- въ людяхъ, показывающихъ на него пальца-

ми, но въ собственномъ его духѣ. Еще пре- того, что составляло условіе, сферу воздухъ, дрожаль, увидевь отца своего. Одно уже то, блаженства и для котораго остается одинь отечественниковъ, наконецъ на отца, было тихой грусти и сознании великодушной понаказаніемъ, которое стоило смерти, и кото- беды?.. Равно величественное зредише предрое смерть сділала для него выходомь, спа- ставляеть собой человінь, падшій жертвой сеніемъ, а не карой. И самое блаженство своей побъды: таковъ быль бы Гамлеть, коего-не отравлялось ли оно какой то мрач- торый для того, чтобъ исполнить долгъ миненой, тяжелой мыслью? Мы сказали, что Ан- нія за отца, отказался отъ блаженства любви. дрій увидёль себя въ страшной необходимо- еслибы въ его действіяхъ было видно больсти лить кровь своихъ соотечественниковъ, ше ръшительности и полноты натуры. своихъ единовърцевъ: да, въ необходимо- Трагедія выражаетъ не одно положеніе, но сти, которая, какъ следствіе изъ причины, и отрипаніе жизни, только отрипаніе трагилогически проистекла изъ его поступка. Мак- ческаго характера. Мы разумвемъ тв страшбетъ, томимый жаждой властолюбія дости- ныя уклоненія отъ нормальности, къ котогнуть престола убійствомъ своего законнаго рымъ способны только сильныя и глубокія короля, своего родственника и благодътеля, души. Макбетъ Шекспира злодъй, но здомужа кроткаго и благороднаго, думалъ мо- дви съ душой глубокой и могучей, отчего жеть быть снять съ себя вину цареубійца, онъ вивсто отвращенія возбуждаеть участіе: мудро управляя народомъ и даровавъ ему вы видите въ немъ человъка, въ которомъ внашнюю безопасность и внутреннее благо- заключалась такая же возможность побады, денствіе; но ошибся въ своихъ разсчетахъ: не какъ и паденія, и который при другомъ навнёшній случай быль его карой, но самь онь правленія могь бы быть другимь челов'якомь. наказаль себя; во всёхь онь видель своихь Но есть злоден какъ-будто по своей натуре, враговъ, даже въ собственной тънп, и скоро есть демоны человъческой природы, по вырасамъ созналъ это, увидевъ логическую не- женію Рётшера; такова леди Макбетъ, кото-

Кто зло постяль - зломъ и поливай!

Кровавая катастрофа въ трагедіи не бы- скаго и женственнаго, своимъ демонскимъ ваеть случайной п вившней; зная ха- торжествомъ надъ законами человъческой и рактеръ Бульбы, вы уже впередъ знаете, какъ женственной натуры, адскимъ хладнокроонъ поступитъ съ сыномъ, если встретится віемъ своей решимости на мрачное злодейсъ нимъ: сыноубійство для васъ уже заранте ство. Но для слабаго сосуда женской оргаочевидная необходимость. Но сущность тра- низаціи быль слишкомь не въ міру такой гическаго не въ кровавой развязкъ, которая сатанинскій духъ и сокрушиль его своей можеть произвести только чувство подавляю- тяжестью, разрышивь безумство сердца пощаго ужаса, смѣшаннаго съ отвращеніемъ, а мѣшательствомъ разсудка, тогда какъ самъ въ пдев необходимости кровавой развязки, Макбетъ встритиль смерть подобно великому какъ актъ нравственнаго закона, отомщою- человъку и этимъ иомирилъ съ собой душу щаго за свое нарушение, и вотъ почему, когда зрителя, для котораго въ его падении соверзанавъсъ скрываетъ отъ васъ сцену, покры- шилось торжество нравственнаго духа. Вотую трупами, вы уходите изъ театра съ ка- обще демоны человъческой натуры возбужкимъ-то успоконвающимъ чувствомъ, съ дають въ нашей душв больше трагическаго тихой и глубокой думой о таинствъ жизни. ужаса, нежели человъческаго участія: только По тому же самому вы примиряетесь и съ бла- ихъ гибель миритъ васъ съ ними. Въ нихъ городными жертвами, человъчески понимая, есть своя безконечность, свое величіе, потокакъ трудно было имъ пройти безвредно ме- тому что всякая безконечная сила духа, хожду Сциллой сердечнаго влеченія и Харпбдой тя бы проявляющая себя въ одномъ здѣ, нонравственнаго закона, удовлетворить вивств сить на себв характерь величія, но величія и субъективнымъ требованіямъ, и объектив- чисто объективнаго, которое невольно хочешь нымъ обязанностямъ.

трагедін выходить изьборьбы поб'єдителемь, желаешь. Итакъ предметомъ трагедін мото развизка можеть обойтись безъ крови, но жетъ быть и отрицательная сторона жизни, что драма отъ этого не теряетъ своего тра- появляющаяся въ силѣ и ужасѣ, а не въ гическаго величія. Что можеть быть выше, мелкости и смёхе, — въ огромныхъ размекакъ зрелище человека, который отрекся отъ рахъ, а не въ ограниченности, - въ страсти,

жде, нежели Бульба убиль Андрія, Андрій жизнь его жизни, свъть его очей, лли котобыль уже наказань; онъ побледнель и за- раго навсегда потеряна надежда на полноту что онъ нашель себя въ страшной необхо- выходь — сосредоточивъ въ себъ бремя недимости занести убійственную руку на со- счастья, нести его въблагородномъ модчаніи.

обходимость новых в злодействъ и сказавъ: рая подала кинжаль своему мужу, подкрепила и влохновила его сатанинскимъ величіемъ своего отверженія отъ всего человічесозерцать, какъ невольно смотришь на удава Само собой разумается, что когда герой или гремучаго змая, но котораго себа не по

такъ и основа комедіи— на комической борь- глупцами и невъждами о «высокомъ и превается торжество нравственнаго закона.

достоинствъ содержанія, - эта сторона коми- трагедія. ческаго есть и въ самомъ Тарасѣ Бульбѣ. гедін, но тамъ оно есть уже источникомъ противоположныя крайности одной и той же

ане въ страстишкахъ, -- въ преступлени, а не не смъшного и комическаго, а ужаснаго и проступкв. — въ злодъйствъ, а не въ плутняхъ. грандіознаго, если выражается въ геров, Обратимся къ комеліи, составляющей долженствующемъ осуществить нравственглавный предметь нашей статьи. Ея значе- ный законъ. Алеко Пушкина—человъкъ съ ніе и супность теперь ясны: она изобра- душой глубокой и сильной, по крайней мізжаетъ отрицательную сторону жизни, при- рв съ огнедышащими страстями и ужасной арачную леятельность. Какъ величее и гран- волей для свершения ужаснаго, но что онъ ліозность составдяють характерь трагедін, представляеть собой, какь не противорічіе такъ смъщное составляетъ характеръ ко- иден съ формой? Онъ враждуеть съ челомедіи. Грандіозность трагедіи вытекаеть даб ваческимь обществомь за его предразсудки, нравственнаго закона, осуществляющагося противные правамъ природы, за его стъвъ ней сульбой ея героевъ – дюлей возвы- снительныя условія, и между тамъ самъ шенныхъ и глубокихъ, или отверженцевъ вносить эти предразсудки къ бѣднымъ дѣчеловъческой природы, падшихъ ангеловъ; тямъ природы, эти стеснительныя условія смёшное комедій вытекаеть изъ безнрав- къ полудикимъ дётямъ вольности; однакожъ ственнаго противоръчія явленій съ закона изъ этого противоръчія выходить не смыхъ, ми высшей разумной действительности. Какъ а убійство и ужасъ трагическій—торжество основа трагедіи на трагической борьбів, воз- нравственнаго закона. Чацкій Грибо іздова буждающей, смотря по ея характеру, ужасъ, представляеть собой тоже противоръчие идеи состраданіе, или заставляющей гордиться до- съ формой; онъ хочеть исправить общестоинствомъ человъческой природы и откры- ство отъ его глупостей, — чъмъ же? своими вающей торжество нравственнаго закона, собственными глупостями, разсуждая съ бъ. возбуждающей смъхъ, однакожъ въ этомъ красномъ», читая проповъди и диспутаціи смъхъ слышится не одна веселость, но и на балахъ, и всякаго ругая, какъ вырвавмщеніе за униженное челов'яческое досто- шійся изъ сумасшедшаго дома. И его проинство, и такимъ образомъ, другимъ путемъ, тиворъче смъшно, потому что оно-буря въ нежели въ трагедіи, но опять-таки откры- стакан'в воды, тогда какъ противоръчіе Алеко-страшная буря на океанъ. Герои тра-Всякое противоръчие есть источникъ смъш- геди-герои человъчества, его могущественного и комическаго. Противоръчіе явленій нъйшія проявленія; героп комедін — люди съ законами разумной дъйствительности об- обыкновенные, хотя бы даже и умные, и наруживается въ призрачности, конечности благородные. Міръ трагедіи — міръ безкои ограниченности — какъ въ Иванв Ивано- нечнаго въ страстяхъ и волв человвка; міръ вичь и Ивань Никифоровичь; противорьче комедін - мірь ограниченности, конечности. явленія съ собственной его сущностью, или Если въ комедіи между действующими лиидеи съ формой, представляется то какъ цами есть герой человъчества, онъ играетъ противорѣчіе поступковъ человѣка съ его въ ней обыкновенную роль, такъ что въ убъжденіями — Чацкій; то какъ представле- ней никто не видить, а развъ только поніе себф не тфмъ, что есть — титулярный дозрфваеть въ возможности героя человфсовътникъ Поприщинъ (у Гоголя, въ «За- чества. Но какъ скоро онъ является тапискахъ Сумасшедшаго»), воображавшій себя кимъ героемъ и осуществляеть своей судь-Фердинандомъ VIII, королемъ испанскимъ; бой торжество нравственнаго закона, то хото какъ достолюбезность или смешная фор- тя бы все остальныя лица были дураки и ма вследствіе воспитанія, привычект, субъ- смешили васт до слезт своимъ противореективной ограниченности, односторонности чіемъ съ разумной дайствительностью - драпонятій, странной наружности, манеръ, при матическое произведеніе уже не комедія, а

Но есть еще изчто среднее между траге-Вообще не полжно забывать, что элементы діей и комедіей. Можеть быть такое произтрагическаго и комическаго въ поэзіи смів- веденіе, которое, не представляя собой трагишиваются такъ же, какъ и въ жизни; поче- ческой коллизіи, какъ осуществленіе нравму въ драмахъ Шексипра вмъсть съ ге- ственнаго закона, тымь не менье выражаетъ роями являются шуты, чудаки и люди огра- собой положительную сторону бытія, явниченные. Такъ точно и въ комедін могуть леніе разумной дівиствительности, жизнь дубыть лица благородныя, характеры глубо ха. Мы выше сказали, что на какой бы стекіе и сильные. Различіе трагедіи и комедіп пени ни явился духъ— его явленіе есть уже не въ этомъ, а въ ихъ сущности. Противо- действительность въ разумномъ и положирвчіе явленія съ собственной его сущностью, тельномъ смысль этого слова. Какъ двв поили иден съ формой можеть быть и въ тра- лярности одной и той же силы, какъ двъ

идеи — идеи пъйствительности, мы предста- гедіями», а потомъ «драмами». Они обывили «Тараса Бульбу» и «Ссору Ивана Ива- кновенно заключали въ себъ трогательное и новича съ Иваномъ Никифоровичемъ»; те- даже «бъдственное» происшествіе, «благоперь мы должны для уясненія нашей мысли получно оканчившееся». Плодовитая досууказать на третье произведение того же по- жесть Коцебу въ особенности снабжала эта - «Старосвътскіе Помъщики» Вы смье- XVIII въкъ этими «драмами», которыя бытесь, читая изображение незатъйливой жиз- ли бы именно тъмъ, о чемъ мы говоримъ. ни двухъ милыхъ оригиналовъ, жизни, ко- еслибъ были художественны. И въ самомъ торая протекаетъ въ ежеминутномъ «поку- дълъ такія среднія между трагедіей и кошиваніи» разныхъ разностей; вы см'ветесь медіей «драмы» по своей сущности удобн'ве надъ этой простодушной любовью, скръ- въ такъ называемой «благополучной развязпленной могуществомъ привычки п потомъ кѣ», хотя эта «счастливая развязка» и отпревратившеюся въ привычку, но вашъ нюдь не составляеть ни ихъ сущности, ни смѣхъ весело-добродущенъ, и въ немъ нѣтъ ихъ необходимаго условія. Мы выше сказаничего досаднаго, оскорбительнаго; но васъ ли, что кровавая развязка не есть непрепоражаетъ родственной горестью смерть маное условие даже самой трагедіи; но традоброй Пульхеріи Ивановны, и вы послів гедія необходимо требуеть жертвь-кто бы бользненно сочувствуете безотрадной го- они ни были, добрые или злые, и черезъ что рести стараго младенца, апоплексически за- бы ими ни были, черезъ смерть или утрамерзшаго душевно и телесно отъ утраты ту надежды на счастье жизни, ибо только своей няньки, леденяей его безтребова- въ борьбе можеть вполне и торжественно тельную жизнь и сделавшейся ему необхо- осуществиться торжество нравственнаго закодимой, какъ воздухъ для дыханія, какъ на которое есть высочайшее торжество дусвътъ для очей, и вамъ наконецъ тяжело ха и величайшее явление міровой жизни, становится при вид'в ниспроверженія до- почему и трагедія есть высшая сторона, машнихъ пенатовъ хлебосольной четы, ко- цветъ и торжество драматической поэзіи. торое произвель глупый племянникъ, при- Изъ этого ясно видно, что «драма» можетъ цівнявшійся на ярмаркахъ къ оптовымъ ців- изображать явленія разумной дівиствительнамъ, а покупавшій только кремешки и ог- ности на всехъ ея ступеняхъ, а не только на нивки. Отчего же такъ привязывають васъ первыхъ, какъ въ приведенныхъ намъ въ къ себъ эти люди, добродушные, но ограни- примъръ «Старосвътскихъ помъщикахъ». ченные, даже и не подозрѣвающіе, что мо- Отъ комедіи она существенно разнится тымь, жеть существовать сфера жизни, высшая что представляеть не отрицательную, а потой, въ которой они живуть, и которая вся ложительную сторону жизни; а отъ трагедіи состоить въ спань или въ потчивань и она существенно разнится твиъ, что, даже кушань 4! Оттого, что это были люди, по и выражая торжество нравственнаго закона, своей натурь неспособные ни къ какому делаеть это не черезъ трагическое столкнозлу, до того добрые, что всякаго готовы бы- веніе, въ самомъ себі неизбіжно заключаюли угостить на смерть, люди, которые до щее условіе жертвъ, а следовательно лишетого жили одинъ въ другомъ, что смерть на трагическаго величія и не досягаетъ до одного была смертью для другого, смертью высшихъ міровыхъ сферъ духа. Мы думавъ тысячу разъ ужаснъйшей, нежели пре- емъ, что, вслъдствие такого умозрительнаго кращеніе бытія; следовательно основой ихъ построенія, можно причислить къ «драмамъ» отношеній была любовь, изъ которой вы- наприм'връ шекспирова «Венеціанскаго шла привычка, укръплявшая любовь. Эта Купца» и пушкинскаго «Анжело», и въ любовь еще на слишкомъ низкой ступени «Кавказскомъ Пленнике» видеть въ эписвоего проявленія, но вышедшая изъ обща- ческомъ родѣ соотвътственное ей явленіе. го, родового, во ваки неизсякающаго источ- Итакъ, мы нашли три вида драматиченика любви. Это уже явленіе духа, хотя ской поэзіи—трагедію, драму и комедію, выеще слабое и ограниченное, ступень духа, водя ихъ не по внашнимъ признакамъ, а изъ хотя еще и низшая, но уже явление не при- иден самой поэзіи. Для большей определеннозрака, а духа; уже положение, а не отрица- сти въ этихъ техническихъ словахъ мы должніе жизни, - словомъ своего рода разумная ны сказать еще нісколько словъ о сбивчивомъ дъйствительность. Мы жалъемъ, что не мо- употребленіи слова «драма». Словомъ «драма» жемъ указать ни на одно произведение та- выражаютъ и общее родовое понятие произкого рода въ драматической формъ: оно веденій цълаго отдъла поэзіи, такъ что всябыло бы именно такимъ, которое не есть кая пьеса въ драматической формъ-трагени трагедія, ни комедія, но то среднее меж- дія ли то, комедія или даже водевиль, есть ду ними, о которомъ мы говоримъ. Такого- уже драма; потомъ подъ словомъ же «драто рода произведенія назывались въ старину ма» разум'єють высшій родъ драматической «слезными комедіями» и «мъщансками тра- поэзіи—трагедію. Поэтому пьесы Шекспира

обоихъ случаяхъ означая этими словами выс-кнутый въ самомъ себъ міръ. пій драматическій родъ, то, что німцы на- Теперь посмотримъ, какамъ образомъ козывають Trauerspiel. Другіе хотять ихъ на- медія можеть представлять собой особый зывать только »драмами», оставляя назва- замкнутый въ самомъ себѣ міръ, для чего ніе «трагедіи» за греческими произведенія- бросимь б'єгый взглядь на высоко-худоми этого рода, и желая словомъ «драма» жественное произведение въ этомъ роль, на отличить христіанскую трагедію, — герой ко- комедію Гоголя «Ревизорь». торой есть субъективная личность внутрен- Въ основани «Ревизора» лежить та же няго и самоцельнаго человъка-отъ языче- идея, что и въ «Ссоръ Ивана Ивановича съ ской трагедіи, герой которой народъ, въ ли- Иваномъ Никифоровичемъ»: въ томъ и друив парей и героевъ, какъ представителей гомъ произведении поэтъ выразилъ идею отнарода, какъ объективныхъ личностей, и по- рицанія жизни, идею призрачности. полутомъ, какъ трагедіи въ маскъ и на контурнь, чившую подъ его художническимъ ръзпомъ и съ хоромъ-органомъ таинственнаго и не- свою объективную действительность. Разнизримоприсутствующаго героя — колоссальнаго да между ними не въ основной илећ, а въ призрака судьбы. Н'вкоторые хотять при- моментахъ жизни, схваченныхъ поэтомъ, въ своить название «трагедии» особенному роду индивидуальностяхъ и положенияхъ дъйпроизведений новыйшаго искусства, ведуща- ствующихъ лицъ. Во-второмъ произведении, го свое начало отъ «мистерій» среднихъ вѣ- мы видимъ пустоту, лишенную всякой лѣяковъ. – драмамъ лирическимъ, каковы суть: тельности; въ «Ревизоръ» – пустоту, напол-«Фаустъ» Гёте, герой которой есть цёлое ненную діятельностью мелкихъ страстей и человъчество въ лиць одного человъка, и мелкаго эгоизма. Чтобы произведенія его «Орлеанская Дава» Шиллера, герой которой были художественны, т. е. представляли соесть цылый народь, таинственно-спасаемый бой особый, замкнутый въ самомъ себымірь, высшими силами въ лицъ чудной дъвы, ко- онъ взялъ изъ жизни своихъ героевъ такой торой имя и явление необъяснимо утвержде- моменть, въ которомъ сосредоточивалась вся но исторіей. Намъ кажется, что каждое изъ цізлостность ихъ жизни, ея значенія, сущность, этихъ мнвній имветь свое основаніе, и наша идея, начало и конець: въ первомъ ссору цъль была не указать на справедливъйшее, двухъ пріятелей, во второмъ — ожиданіе и но дать знать о существовании всъхъ. Кто пріемъ ревизора. Все чуждое этой ссорь и пойметь идею этихъ мивній, для того не этому ожиданію и пріему ревизора не могло будетъ казаться сбивчивымъ различное упо- войти въ повъсть и комедію, и та, и другая требленіе слова «драма».

жественное произведение, должна предста- друзей-враговъ, ни того, что было съ ними влять собой особый, замкнутый въ самомъ посль, какъ ихъ видьль поэть: мы знаемь себь миръ, т. е. должна имъть единство это изъ повъсти, потому что знаемъ этихъ дъйствія, выходящее не изъ внъшней формы, героевъ съ головы до ногъ, знаемъ всю сущно изъ идеи, лежащей въ ея основании. Она ность ихъ жизни, вполнъ исчерпанную поне допускаеть въ себя ни чуждыхъ своей этомъ въ описании ихъ ссоры. Такъ точно, идев элементовъ, ни внешнихъ толчковъ, на что намъ знать подробности жизни гокоторые бы номогали ходу дъйствія, но раз- родничаго до начала комедіи? Ясно и безъ вивается имманентно, т. е. изнутри самой того, что онъ въ дътствъ былъ ученъ на мѣдсебя, какъ дерево развивается изъ зерна. ныя деньги, игралъ въ бабки, бъгалъ по Поэтому всякая пьеса въ драматической улицамъ, и какъ сталъ входить въ разумъ, форм'в, вполн'в выражающая и вполн'в ис- то получиль отъ отца уроки въ житейской черпывающая свою идею, цёлая и окончен- мудрости, т. е. въ искусстве нагревать руки ная въ художественномъзначенія, т. е. пред- и хоронить концы въ воду. Лишенный въ ставляющая собой отдёльный и замкнутый юности всякаго религіознаго, правственнаго въ самомъ себъ міръ, есть или трагедія, или и общественнаго образованія, онъ получиль комедія, смотря по сущности ея содержанія въ наслідство отъ отца и отъ окружающаго но нисколько не смотря на ея объемъ и ве- его міра следующее правило веры и жизни: личину, хотя бы она простиралась не далже въ жизни надо быть счастливымъ, а для пяти страницъ. Такъ напр., пьесы Пушки- этого нужны деньги и чины, а для пріобрівна: «Моцартъ и Сальери», «Скупой Ры- тенія ихъ—взяточничество, казнокрадство, царь», «Русалка», »Борисъ Годуновъ» и низкопоклониичество и подличанье передъ «Каменный Гость» — суть трагедіи во всемъ властями, знатностью и богатствомъ, ломанье смыслі этого слова, какъ выражающія въ и скотская грубость передъ низними себя. драматической формф идею торжества нрав- Простая философія! Но зам'ятьте, что въ ственнаго закона и представляющія, каждая немъ это не разврать, а его правственное

называются то драмами, то трагедіями, но въ въ отдёльности, совершенно особый и зам-

начаты съ начала и кончены въ концѣ: намъ Трагедія или комедія, какъ и всякое худо- не нужно знать подробности л'єтства обоихъ ективныхъ обязанностяхъ: онъ мужъ, слъ- отвлеченныя, и сверхъ того самый основадовательно обязанъ прилично содержать же- тельный страхъ действительности, известный ну: онъ отецъ, следовательно долженъ дать подъ именемъ уголовнаго суда, то и должно хорошее приданое за дочерью, чтобы доста- было выйти комическое столкновеніе, какъ вить ей хорошую партію и тімъ, устроивъ сшибка естественнаго влеченія сердна къ ея благосостояніе, выполнить священный воровству и плутнямь съ страхомъ наказалолгь отпа. Онъ знаетъ, что средства его нія за воровстве и плутни, страхомъ, который для достиженія этой цали грашны передъ увеличивался еще и накоторымъ безнокой-Богомъ: но онъ знаетъ это отвлеченно, голо- ствомъ совъсти. У страха глаза велики, говой, а не сердцемъ, и онъ оправдываетъ воритъ мудрая русская пословица: уливисебя простымъ правиломъ всёхъ пошлыхъ тельно ли, что глупый мальчишка, промолюдей: «не я первый, не я последній, всетакъ тавшійся въ дороге, трактирный денди, быль уфлають». Это практическое правило жизни принять городничимъ за ревизора? Глубокая такъ глубоко вкоренено въ немъ, что обра- идея! Не грозная дъйствительность, а притилось въ правило нравственности; онъ по- зракъ, фантомъ или, лучше сказать, тень отъ чель бы себя выскочкой, самолюбивымь страха виновной совъсти должны были нагорденомъ, еслибы, котя нозабывшись, по- казать человъка призраковъ. Городничій Говель себя честно въ продолжение недали. Да голя не карикатура, не комический фарсъ. оно и страшно быть «выскочкой»: всё пальцы не преувеличенная действительность и въ уставятся на васъ, всъ голоса подымутся то же время нисколько не дуракъ, но по противъ васъ: нужна большая сила души и своему очень и очень умный человекъ, коглубокіе корни правственности, чтобъ бо- торый въ своей сферф очень действителенъ. роться съ общественнымъ мниніемъ. И не уминть ловко взяться за дило-своровать и Сквозники-Дмухановские увлекаются могу- концы въ воду схоронить, подсунуть взятку чимъ водоворотомъ этой магической фразы и задобрить опаснаго ему человъка. Его при-«встакъ делають» и, какъ Молоху, при- ступы къ Хлестакову во второмъ актт -носять ей въ жертву и таланты, и силы образецъ подъяческой дипломатіи. Итакъ души, и внашнее благосостояніе. Наша го- конеца комедіи должена совершиться тама, родничій быль не изъ бойкихъ отъ природы, гдв городничій узнаеть, что онъ быль накаи потому «вст такъ делають» было слиш- занъ призракомъ, и что ему еще предстоитъ комъ достаточнымъ аргументомъ для успо- наказаніе со стороны действительности, или коенія его мозолистой сов'єсти; къ этому ар- по крайней мітрів новыя хлопоты и убытки, гументу присоединился другой, еще силь- чтобы увернуться отъ наказанія со стороны ньйшій для грубой и низкой души: «жена, действительности. И потому приходъ жандъти, казеннаго жалованья не станетъ на дарма съ извъстіемъ о прівздъ истиннаго чай и сахаръ». Вотъ вамъ и весь Сквоз- ревизора прекрасно оканчиваетъ пьесу и соникъ-Дмухановскій до начала комедін. Что общаеть ей всю полноту и всю самостоякасается до формъ, въ какихъ онъ выра- тельность особаго, замкнутаго въ самомъ жался и проявлялся до того, онв всв тв же, себв міра. Въ художественномъ произведеніи все его же, какъ и во время комедін. Такъ нфтъ ничего произвольнаго и случайнаго, но же нетрудно понять, что съ нимъ было и по все необходимо и логически вытекаетъ изъ окончаніи комедіи, какъ онъ дожиль свой его идеи. Каждое лицовь немь, способствуя въкъ. Художественная обрисовка характера развитію главной идеи, въ то же время есть въ томъ и состоитъ, что если онъ данъ вамъ и само себъ цъль, живетъ своей особной поэтомъ въ извъстный моментъ своей жизни, жизнью. Далье мы изъ «Ревизора» разовы уже сами можете разсказать всю его вьемъ подробно эту идею, а пока замътимъ жизнь и до, и посла этого момента. Конецъ мимоходомъ, что, всладствие этого взгляда на «Ревизора» сдъланъ поэтомъ опять не про- искусство, Мольеръ—такой же художникъ, извольно, но всл'ядствіе самой разумной не- какъ Гомеровъ Тирсисъ-красавецъ, и такъ обходимости: онъ хотъть показать намъ же похожь на Шекспира, какъ титулярный Сквозника-Дмухановскаго всего, какъ онъ совътникъ Поприщинъ на Фердинанда VIII, есть, и мы видьли его всего, какъ онъ есть. короля испанскаго. Конечно французы пра-Но тугъ скрывается еще другая, не менте вы, что ставятъ Мольера выше Корнеля и важная и глубокая причина, выходящая изъ Расина: онъ действительно быль человекъ сущности пьесы. Въ комедіи, какъ выраженіи съ большимъ талантомъ, съ неистощимой случайностей, все должно выходить изъидеи живостью и остротою французскаго ума; онъ случайностей и призраковъ и только чрезъ истощилъ все богатство разговорнаго франэто получать свою необходимость; почтенный цузскаго языка, воспользовался всею его нашъ городничій жилъ и вращался въ мірв граціозной игривостью для выраженія смѣшпризраковъ, но какъ у него необходимо были ныхъ противорфий; онъ подметилъ и верно

развитіе, его высшее понятіе о своихъ объ- свои понятія о действительности, хотя и

художникъ!

схватиль многія черты своего времени. Но нее и безсмысленнее, темь для него имеють онъ великъ въ частностяхъ, а не въ целомъ; большее и таинственнейшее значение. Если--укл эн станжая отэрин ано отоге аклоп ид киницетвийст эн станжая отэрин кішоувтойского он существа, а карикатуры, такъ же, какъ его чилось, онъ могъ бы и забыть его; но какъ произведенія — сатиры, а не комедіи, такъ нарочно на другой день онъ получаеть отъ же, какъ самъ онъ поэтъ мъстами, а не ху- пріятеля укъдомленіе, что «отправился ин-дожникъ, который потому художникъ, что когнито изъ Петербурга чиновникъ съ сетворить пристемное зданіе, выросшее кретнымъ предписаніемъ обревизовать въгуизъ одной идеи. Напримъръ, въ его «Ску- берніи все, относящееся по части гражданпомъ», Гарпагонъ конечно хорошъ, какъ скаго управленія». Сонъ въ руку! Суевърје мастерски-написанная карикатура, но всв еще болье запугиваеть и безъ того запудругія лица—резонёры, ходячія сентенцін о ганную совъсть; совъсть усиливаеть суевътомъ, что скупость есть порокъ; ни одно изъ ріе. Обратите особенное вниманіе на слова нихъ не живеть своей жизнью и для самого «инкогнито» и «съ секретаымъ предписасебя, но всв придуманы, чтобы лучше оттв- ніемъ». Петербургъ есть таинственная странить собой героя quasi-комедіи. То же и въ на для нашего городничаго, міръ фанта-«Тартюфь»: всь лица присочинены для глав- стическій, котораго формы оны не можеть и наго, и самъ Тартюфъ такъ нехитеръ, что не умветъ себв представить. Нововвеленія могь обмануть только одного человъка, ито въ юрпдической сферъ, грозящія уголовпотому, что этотъ одинъ-пошлый дуракъ. нымъ судомъ и ссылкою за взятничество и Завязка и развязка мнимыхъ комедій Молье- казнокрадство, еще болье усугубляють для ра никогла не выходять изъ основной идеи него фантастическую сторону Петербурга. и взаимныхъ отношеній действующихълицъ. Онъ уже допытывается у своего воображено всегда придумывается, какъ рама для нія, какъ прівдеть ревизоръ, чемь онъ прикартины, не создается, какъ необходимая кинется и какія пули онъ будеть отливать, форма. Это оттого, что у него никогда не чтобы развыдать правду. Слыдуют в толки у было идеи, и поэзія для него никогда не была честной компаніи объэтомъ предметь. Судьясама себь цьль, но средство исправлять об- собачникъ, который береть взятки борзыми щество осмѣяніемъ пороковъ. Какой это щенками и потому не боится суда, который на своемъ въку прочелъ пять или шесть Многіе находять странной натяжкой и книгь, и потому насколько вольнодумень, фарсомъ ошибку городничаго, принявшаго находитъ причину присылки ревизора до-Хлестакова за ревизора, темъ более, что го- стойную своего глубокомыслія и начитанно-родничій человекъ по своему очень умный, сти, говоря, что «Россія хочеть вести войну, т. е. плутъ перваго разряда... Странное и потому министерія нарочно отправляєть мивніе, или, лучше сказать, странная слв- чиновника, чтобы узнать, неть ли гдв измвпота, недопускающая видъть очевидность! ны». Городничій понядъ нельпость этого Причина этого заключается въ томъ, что у предположенія и отвъчаеть: «Гдь нашем у каждаго человъка есть два эрънія физиче- убздному городишкъ? Еслибъ онъ былъ поское, которому доступна только внашняя оче- граничнымъ, еще бы какъ-нибудь возможно видность, и духовное, проникающее внутрен- предположить, а то стоитъ чортъ знаетъ гдънюю очевидность, какъ необходимость, вы- въ глуши... Отсюда хоть три года скачи, ни текающую изъ сущности идеи. Вотъ, когда до какого государства не дофдешь». За симъ у человъка есть только физическое зръніе, онъ даеть совъть своимъ сослуживцамъ быть а онъ смотритъ имъ на внутреннюю очевид- поостороживе и быть готовыми къ прівзду ность, то и естественно, что ошибка город- ревизора; вооружается противъ мысли о грћшничаго ему кажется натяжкой и фарсомъ. кахъ, т. е. взяткахъ, говоря, что «ніть чело-Представьте себф воришку-чиновника такого, вфка, который бы не имфль за собой какихъкакимъ вы знаете почтеннаго Сквозника- нибудь грёховъ», что «это уже такъ самимъ Дмухановскаго: ему виделись во сне две Богомъ устроено», и что «волтеріанцы накакія то необыкновенныя крысы, какихъонъ прасно противъ этого говорять»; слядуетъ никогда не видываль, — черныя, неестествен- маленькая перебрапка съ судьей о значеніи ной величины-пришли, нонюхали и пошли взятокъ; продолжение совътовъ; ропотъ пропрочь. Важность этого сна для послёдующихъ тивъ проклятаго инкогнито. «Вдругъ заглясобытій была уже кѣмъ-то очень вѣрно за- нетъ: а! вы здѣсь, голубчики! А кто, скажетъ, мвчена. Въ самомъ двяв, обратите на него здвсь судья?—Тяпкинъ-Ляпкинъ. А подать все ваше вниманіе: имъ открывается цень сюда Тяпкина-Ляпкина! А кто попечитель призраковъ, составляющихъ дъйствительность богоугодныхъ заведеній? — Земляника. — А комедін. Для челов'єка съ такимъ образова- подать сюда Землянику! Вотъ что худе!»... ніемъ, какъ нашъ городничій, сны-мисти- Въ самомъ дѣль, худо! Входитъ наивный ческая сторона жизни, и чемъ они несвяз- почтмейстеръ, который любитъ распечаты-

вать чужія письма, въ надежді найти въ обстоятельствахъ, словомъ, по всёмъ правинихъ разные этакіе пассажи... назидательные ламъ топиковъ или общихъ мастъ старинлаже... лучше, нежели въ «Московскихъ Вѣ- ныхъ риторикъ. Чудаки перебиваютъ другъ домостяхъ». Городничій даеть ему плутовскіе друга; каждому хочется насладиться своей совъты «немножко распечатывать и прочи- важностью, быть центромъ общаго вниманія. тывать всякое письмо, чтобы узнать - не со- а вместе и занять себя, наполнить свою пулержится ли въ немъ какого-нибудь донесе- стоту пустымъ содержаніемъ. Забавите всего нія, или просто переписки». Какая глубина то, что имъ самимъ хочется какъ можно скорятся двери и войдетъ...»

шими субъективную, объективную и абсо- после этого ужасъ городничаго? лютную жизнь убздныхъ городковъ. Вообще съ ними обращаются безъ чиновъ, какъ съ быть! Да ивтъ, это вамъ такъ показалось. Это собаками и кошками: надоъдита — выгоняють. кто-нибудь другой. Ихъ дни проходять въ шатаньи и собираньи новостей и сплетней. Обогатясь подобной находкой, они вдругъ выростають созна- здёсь, когда ему прописана подорожная въ Саніемъ своей важности и уже бѣгутъ къ зна- ратовъ. комымъ смело, въ уверенности хорошаго

пріема.

Бобчинскій. «Неожиданное изв'єстіе!» вос- онъ-воть источникъ комическаго и смізшклицаетъ Добчинскій, войгая въ комнату ного! Видите-ли вы, какая драма, какое городничаго, гдъ всъ настроены на одинъ столкновение противоположныхъ интересовъ, ладъ, а особливо самъ городничій весь со- проистекающихъ изъ характеровъ дъйствуюсредоточенъ на idée fixe. «Что такое?» — щихъ лицъ и ихъ взаимныхъ отношеній, вы-Приходимъ въ гостинницу — восклицаетъ разилось въ этихъ двухъ монологахъ! Город-Добчинскій. Приходямъ въ гостинницу—пе- ничій уже вѣритъ страшному извѣстію, и какъ ный, отъ начала до конца: зачёмъ пошли на время сознание горькой истины, чтобы въ гостинницу, гдѣ, какъ, когда, при какихъ дать себѣ время опомниться; Бобчинскій,

въ изображения! Вы думаете, что фраза «или рее добраться до эффектнаго конца, а между просто переписки» безсмыслица, или фарсъ твмъ и хочется продолжить свое торжество со стороны поэта; нътъ, это неумъніе город- и разсказать все сначала и подробнье. Бобничаго выражаться, какъ скоро онъ хоть не-чинскій овладъваеть разсказомъ, говоря, что много выходить изъ родныхъ сферъ своей у Добчинскаго «и зубъ со свистомъ, и слога жизни. И таковъ языкъ всёхъ дёйствующихъ такого нету», и Добчинскому осталось только лицъ въ комедіи! Наивный почтмейстеръ, не помогать жестами разсказу счастливаго Бобпонимая въ чемъ дело, говоритъ, что онъ и чинскаго, изредка обегать его некоторыми такъ это дълаетъ. «Я радъ, что вы это дъ- фразами, которыя тотъ снова перехватываетъ ласте», отвъчаетъ плутъ-городничій простяку и продолжаеть свой разсказъ. Наконецъ допочтмейстеру: «это въ жизни хорошо», и шли до «молодого человъка недурной наружвидя, что съ нимъ обиняками немного возь- ности въ партикулярномъ платъв». Предмешь, напрямки просить его-всякое извъ- ставьте себъ, какое впечатлъние долженъ былъ стіе доставлять къ нему, а жалобу или до- произвести этотъ «молодой челов'якъ недурнесеніе просто задерживать. Судья потчусть ной наружности въ партикулярномъ платьв» его собаченкой, но онъ отвъчаетъ, что ему на воображение городничаго, уже безъ того теперь не до собакъ и зайцевъ: «У меня въ настроенное ожиданіемъ проклятаго «инкоушахъ только и слышно, что инкогнито про- гнито!» И вотъ наконецъ Бобчинскій переклятое; такъ и сжидаешь, что вдругъ отво- даетъ донесение трактирщика Власа: «Молодой человѣкъ, чиновникъ, ѣдущій изъ Петер-И въ самомъ дѣлѣ, двери отворяются съ бурга—Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, шумомъ, и возгають Петры Ивановичи Боб- а здеть въ Саратовскую губернію, и что чинскій и Добчинскій. Это городскіе шуты, чрезвычайно странно себя аттестуєть: больше уваные сплетники: ихъ всв знають, какъ полуторы недвли живеть, дальше не вдеть, дураковъ, и обходятся съ ними или съ ви- забираетъ все на счетъ и денегъ хоть бы домъ презрѣнія, или съ видомъ покровитель- копѣйку заплатилъ». Слѣдуеть остроумная ства. Они безсознательно это чувствують и смётка проницательнаго Бобчинскаго: съ капотому изо всей мочи передъ всеми подли- кой стати сидеть ему здёсь, когда ему дорога чаютъ, и чтобы только ихъ терпили, какъ со- лежитъ Богъ знаетъ куда--въ Саратовскую бакъ и концекъ въ комнать, всьмъ подслу- губернію? Это върно не кто другой, какъ живаются новостями и сплетнями, составляю- самый тоть чиновникъ». Не естественъ ли

Городничій. Что вы говорите? не можетъ

Бобчинскій. Помилуйте, какъ не овъ! И денегъ не платить, и не тдеть-кому-же быть, какъ не ему? И съ какой стати жилъ бы онъ

Понимаете-ли вы хотя въ возможности эту чудную логику, эти резоны, эти доводы? на «Чрезвычайное происшествіе!» кричить какихь законахь разума основаны они? Воть ребиваеть его Бобчинскій. Начинается раз- утопающій хватается за соломинку, такъ онъ сказъ самый обстоятельный, самый подроб- пустымъ вопросомъ хочетъ какъ бы отдалить

напротивъ, всеми силами старается поддер- ность и поступки его, а я ничего»: замечание о несомивниости факта:

наши полюбонытствовать, что вдимъ. Такой осмотрительный, что Боже сохрани...»

бы его за ревизора, отличительнымъ призна- ротко, что во всемъ этомъ, какъ и въ предкомъ котораго въ его испуганномъ вообра- шествовавшемъ, поэтъ остался въренъ своей женіи непрем'єнно должна быть наблюдатель- идев, не изм'єниль ей ни словомъ, ни чертой: ность...

видите -- перечтите комедію или, что еще льйствительности... лучше-посмотрите ее на сценъ; если и туть первымъ встречнымъ на улице, принявъ его жизни и галантерейнаго обращенія, но, по возможно.

только увидёть, какъ тамъ онъ... больше сущ- дуракъ и столичный житель; глупцы скоръе

жать и въ другихъ, и въ самомъ себъ увъ- городничаго квартальному, что онъ «не по ренность въ справедливости извъстія, кото- чину береть»; сцену съ частнымъ приставомъ. рое вдругь придало ему такую важность. Да, донесшимъ о квартальномъ Держимордъ, ковъ этой комедін нътъ ни одного слова, стро- торый повхаль, по случаю драки, для порядгой и непреложной необходимости котораго ка, и воротился пьянъ; дальнъйшія распорянельзя бъ было доказать изъ самой сущности женія городничаго; его животныя переходы отъ илеи и дъйствительности характеровъ. Но раскаянія къругательствамъ на купповъ невотъ Бобчинскій, по темъ же причинамъ, какъ догадавшихся подарить ему новой шпаги, хотя и его достойный другь, и съ такой же осно- и видели, что старая уже не годится; его объвательностью и очевидностью подаеть голосъ щаніе поставить такую свічу, какой никто еще не ставиль, и угрозу «на кажлаго бестію-«Онъ, онъ!.. ей-Богу, онъ!.. Я ставлю Богъ знаетъ купца наложить по три пуда воска», когла что... Такой наблюдательный: все обсмотръль и бъда минетъ; сцену Анны Андреевны, разпо угламъ вездъ, и даже заглянулъ въ тарелки спрашивающей мужа за дверью о томъ, съ усами ди ревизоръ и съ какими усами: брань ея на лочь, которая своей кокетливостью при Послѣ такого довода нѣтъ больше сомнѣ- туалетѣ лишила ее возможности поскорѣе разнія! Такой наблюдательный, что даже въ та- узнать о ревизорь; эту пикировку съ дочерью. редки заглядываль! Боже мой, да еслибы въ въ которой поблекдая кокетка увзднаго гоэту минуту бедному городничему сказали о рода представляется какъ бы видящей въ наблюдательности его кучера, онъ принялъ молодой дочери свою соперницу: скажемъ кочто все это больше нежели портреть или зер-Видите ли, съ какимъ искусствомъ поэтъ кало дъйствительности, но болъе походитъ умъть завязать эту драматическую интригу на дъйствительность, нежели дъйствительвъ душь человъка, съ какой поразительной ность походить сама на себя, ибо все это очевидностью ум'йль онъ представить необхо- художественная дайствительность, замыкаюмость ошибки городничаго? Если и теперь не щая въ себъ всъ частныя явленія подобной

Передъ вами Осипъ — герой лакейской не увидите-такъ это уже вина вашего зръ- природы, представитель цълаго рода безчинія, а мы не беремъ на себя трудной обязан- сленныхъ явленій, изъ которыхъ онъ ни на ности научить слепого безошибочно судить о одно не похожь, какъ две капли воды, но цвътахъ. Если нужны еще доказательства, изъ которыхъ каждое похоже на него, какъ не изъ сущности идеи произведенія почерп- двѣ капли воды. Въ своемъ большомъ мононутыя, а вибшийя, практическія, разсудочныя логь, гдь между прочимь читаеть онъ нравои резонерскія, безъ которыхъ многіе люди ученіе самому себ'ї для своего барина, онъ выничего не понимають, зам'ятимъ имъ, что сказываеть всего себя, свои отношенія къ баподобные случаи часто бывають въ жизни: рину и наконецъ самого барина. Вы видите сосредоточьтесь на идей, отъ которой зависить деревенского сдугу, который, поживъ въ Певаша участь, -- вы начнете говорить о ней съ тербургѣ, постигъ достоинство столичной за своего пріятеля, къ которому вы шли го- пословиць «сколько волка ни корми, онъ все ворить о ней. По крайней мъръ это очень въ лъсъ глядитъ», предпочитаетъ мирную деревенскую жизнь треволненіямъ столицы, Пропускаемъ остальную половину перваго въ которой худо безъ денегъ, иной разъ славно акта — отчаяніе городничаго при мысли, что навшься, а въ другой чуть не лопнешь съ ревизоръ въ полторы недёли могь узнать о голода. Въ истинно-художественномъ проневинно - высѣченной имъ унтеръ-офицер изведени всегда видно, какъ взаимныя отноской жень, о покражь у арестантовъ про- шенія персонажей действують на самый ихъ визіи, о нечистоть на улицахь; его радость характерь, и потому вамь тотчась станеть при мысли, что ревизоръ-молодой человакъ; ясно, что Осипъ-грубіянъ столько же по наего распоряженія; сцену съ квартальными; турѣ, сколько и по презрѣнію къ своему бапросьбу Добчинскаго взять его съ собой или рину, котораго глупость онъ понимаетъ по коть позволить «бѣжать за дрожками пѣ- своему. Этотъ баринъ одинъ изъ тѣхъ людей, тушкомъ, пътушкомъ», чтобы только посмо- которыхъ въ канцеляріяхъ называють путрёть въ щелочку: «такъ, знаете, изъ дверей стъйшими. Онъ-франтъ и щеголь, потому что

всего перенимають вибшнія стороны высшей улиць, снова приводить его въ отчаяніе... наполнить свою пустоту, занять свою празд- ничій... Въ высшей степени комическое по-Чтенія» и «Сумбека», «Юрій Милославскій» дёло. и «Фанелла». Онъ — денди не по одному тировъ, цирюленъ и портныхъ. Въ Пензъ зоръмолодъ, а она -- кокетка, если не больше... глазахъ!

и комедіи, и водевили...

ображение настроено на мысли о жалобѣ Потомъ онъ пересказываетъ свидание городтрактирщика, о тюрьмв... Онъ испугался ничаго съ Хлестаковымъ такъ, какъ оно отраряхь и офицерахь, которыхь онь видель на множко». «Да вамь то чего бояться — ведь вы

ихъ жизни. Отецъ содержить его прилично, Можете представить, въ какой настроенноно онъ мотаетъ батюшкины денежки, чтобы сти его воображенія входить къ нему горолность и удовдетворить медкому тщеславію, а доженіе!.. Но мы пропускаемь эту превосходпотомъ спускаетъ платье на рынкъ до новой ную сцену-она говоритъ сама за себя, а пля присылки ленегъ. «Онъ дъйствуетъ и гово- кого она нъма, тъмъ немного помогутъ наши рить безъ всякаго соображенія; не въ состоя- толкованія. Скажемъ только, что въ этой ніи остановить постояннаго вниманія на ка- сцень городничій является во всемъ своемъ кой-нибудь мысли; рёчь его отрывиста, и блескё: съ одной стороны, какъ чуждый фанслова выдетають совершенно неожиданно», тастическому для него понятію петербург-Онъ слышаль, что есть на свътъ вещь, ко- скаго чиновника и весь сосредоточенный на торая называется литературой, и въ его пу- мысли о «проклятомъ инкогнито», онъ всв стой головъ въ безпорядкъ улеглись имена глупости Хлестакова принимаетъ за тонкія сочиненій и названія журналовъ и сочините- штуки, а съ другой — преловко и прехитро лей: Брамбеусъ и Смирдинъ, «Библіотека для выкидываетъ свои тонкія штуки и улаживаетъ

Третье д'яйствіе, а Анна Андреевна все модному платью, но и по манерамъ, девди еще у окна съ своей дочерью, -- въ высшей трактирный, одна изъ твхъ фигуръ, которыя степени компческая черта! Тутъ не одно красуются на вывёскахъ московскихъ трак- праздноелюбопытство пустой женщины: ревиего обыграль начистую пехотный капитань: Дочь говорить, что кто-то идеть-мать серонъ за это досадуеть на случай и несчастье, дится: «Гдв идеть? у тебя ввчно какія-нибудь но не на капитана, къ которому онъ благо- фантазіи; ну, да, идетъ». Потомъ вопросъ, говъетъ, какъ диллетантъ къ художнику, по- кто идетъ: дочь говоритъ, что это Добчинтому что, «что ни говори, а удивительно, бе- скій-мать опять не соглашается и опять стія, штосы срѣзываетъ: всего какихъ-нибудь упрекаетъ дочь ни въ чемъ: «Какой Добчинчетверть часа посидъть и все обобраль — скій? тебѣ всегда вдругъ вообразится этакое! славно играеть!» Великое достоинство въ его совсемъ не Добчинскій. Эй, вы, ступайте сюда! скорве!» Наконець обв разглядывають; Посмотрите, какъ робко и какими косвен- дочь говорить: «А что? а что, маменька? ными вопросами хочеть онъ узнать отъ Осипа, Видите, что Добчинскій!» Мать отвічаеть: есть ли у нихъ табакъ: о, онъ боится его «Ну, да, Добчинскій, теперь я вижу — изъ нравоученій и его грубости! Посмотрите, какъ чего же ты споришь!» Можно ли лучше подонъ подличаетъ передъ трактирнымъ при- держать достоинство матери, какъ не быть служникомъ, справляясь о его здоровьи всегда правой передъ дочерью и не дълая и о числь прівзжающихь въ ихъ трак- всегда дочь виноватой предъ собой? Какая тиръ, и какъ ласково просить его пото- сложность элементовъ выражена въ этой сцеропиться принести об'єдать! Какая сцена, ка- н'ё: у вздная барыня, устар влая кокетка, см вшкія положенія, какой языкъ! Гдв подсмотрель, ная мать! Сколько оттенковъ въ каждомъ ея гда подслушаль поэть сцены и этоть языкь? слова, какь значительно, необходимо каждое И почему только одинъ онъ такъ подсмо- ея слово! Вотъ что значитъ проникать въ трёль и такъ подслушаль? Можеть быть по- таинственную глубину организаціи предмета, тому, что онъ подсматривалъ и подслушивалъ и во внешность выводить то, что кроется въ какъ и всъ, то есть, не подсматривая и не самыхъ недоступныхъ для зрънія тканяхъ и подслушивая, да въ фантазіи-то его это от нервахъ внутренней организаціи! Поэтъ заразилось не такъ; какъ у всъхъ. А въдь и ставляеть насквозь видъть эти характеры и эти все-тоже поэты и художники, и какъ внутри находить причины всего внъшняго, блины пекуть и трагедія, и драмы, и оперы, являющагося. Сцена Анны Андреевны съ Добчинскимъ: та и другой является тутъ во Входить Осипъ и говорить барину, что всей своей призрачности. Она спрашиваетъ «тамь чего-то прівхадь городничій, осве-его, тоть ли это ревизорь, о которомь уведомляется и спрашиваеть о васъ», — новое домляли ея мужа. «Настоящій; я это первый комическое столкновеніе! У Хлестакова во- открыль вмѣстѣ съ Петромъ Ивановичемъ». тюрьмы, но утёшился мыслыю, что если пове- зилось въ его понятіп и какъ должно было дутъ его туда благороднымъ образомъ, то ни- отразиться въ понятіи городничаго, и заключего; но мысль о двухъ купеческихъ доче- чаетъ, что онъ тоже «перетрухнулъ не-

не служите?» спрашиваетъ она его. «Да такъ; мо собою, потому что изображаемыя имъ на знаете, когла вельможа говорить, то чув- бумагь лица прежде всего изобразились у зился въ его узкой головъ: «Молодой, мо- пятнышка на лицъ отъ звука голоса до посебь отчеть въ собственномъ впечатлени и будущее, всю исторію двухъ женщинъ, а выразить его словомъ? Лалье: «Я. говорить, между тьмь она вся состоить изъ спора о и написать, и почитать люблю, но мёшаеть, платье, и вся какь бы мимоходомъ и нечто въ комнать, говорить, немножко темно». чаянно вырвалась изъ-подъ пера поэта!.. Видите ли изъ этого, что чемъ Хлестаковъ Сценка явленія Хлестакова въ дом'є городбыдъ пошлве, безсвизнве въ своихъ фразахъ, ничаго въ сопровождени свиты изъ городтрактириве въ своихъ манерахъ, твмъ боль- ского чиновничества и самого Сквозника-Дмувъ глазахъ Добчинскаго, но и самого город- Марыи Антоновны любезничаные и враные не понимають; приведите къ нимъ какого- этого-торжество искусства, чудная картина, нибудь глупца или ловкаго мястификатора, написанная великимъ мастеромъ, никогда не какъ автора этой умной книжки: чемъ не- жданное, никемъ не подозревавшееся излъпве онъ будетъ выражаться, тъмъ больше ображение всвии видвинаго, всвиъ знакомаго, они будуть ему удивляться. Для городни- и, не смотря на то, всёхъ удивившаго и почаго ревизоръ былъ слишкомъ премудрой разившаго своей новостью и небывалостью!.. книгой, потому уже только, что онъ реви- Здёсь характеръ Хлестакова-этого второго зоръ-съ этой точки зрвнія его трудно было лица комедіи-развертывается вподнв, рассдвинуть, и потому все, что Хлестаковъ ни крывается до последней видимости своей враль послё къ ясной своей невыгодё, только микроскопической мелкости и гигантской еще болве поддерживало городничаго въ его пошлости. Къ сожалвнію это лицо понятно заблужденіи, вмёсто того чтобы вывести изъ меньше прочихъ лицъ, и еще не нашло для него и открыть ему глаза.

ствуещь страхъ», отвечалъ простакъ. На него въ фантазіи, и изобразились во всей вопросъ городничихи о наружности ревизора, полнотъ своей и пълости, со всъми родовыми онъ его описываетъ такъ, какъ онъ отра- приметами, отъ цвета волосъ по родимаго лолой человекь: леть двадцати-трехь; а го- кроя платья. Положить ихъ на бумагу-для ворить совершенно какъ старикъ. Извольте, него уже актъ второстепенный, почти мехаговорить, я повду и туда, и туда... (раз- ническій трудь. Й посмотрите, какъ легко махиваетъ руками) такъ это все славно», у него все выходитъ: въ этой коротенькой, Вилите ли въ этихъ безсмысленныхъ сло- какъ бы слегка и небрежно наброшенной вахъ немножко - идіотское неумініе отдать сцені вы видите прошедшее, настоящее и

шее придаваль онъ себъ значение не только хановскаго, представление Анны Андреевны и ничаго? Есть люди, которые почитають въ Хлестакова-каждое слово, каждая черта во книгахъ глубокимъ и мудрымъ все, чего они всемъ этомъ, общность и характеръ всего себя достойнаго артиста на театрахъ объихъ Сцена матери и дочери, сов'тующихся о столицъ. Многимъ характеръ Хлестакова катуалеть, чтобы ихъ не осмъяла какая-ни- жется рьзокъ, утрированъ, если можно такъ будь «столичная штучка», и споръ о пале- выразиться, его болтовня, напоминающая вомъ платьъ, которое, по митнію матери, къ не любо, не слушай-врать не мешай,лицу ей, такъ какъ у ней самые темные изысканно-неправдоподобна. Но это потому, глаза, потому что «она и гадаетъ всегда на что всякій хочетъ видіть, и слідовательно трефовую даму», и возражение дочери, «что видить въ Хлестаков свое понятие о немъ, къ ней не идетъ пвътное платье, потому что а не то, которое существенно заключается она больше червонная дама» — эта сцена и въ немъ. Хлестаковъ является къ городниэтоть спорь окончательно и резкими черта- чему въ домъ после внезапной перемены ми обрисовываеть сущность, характеры и его судьбы: не забудьте, что онъ готовился взаимныя отношенія матери и дочери, такъ идти въ тюрьму, а между тымъ нашель что последующее уже нисколько не уди- деньги, почеть, угощение, что онъ, после невляеть въ нихъ васъ, какъ не удивляеть вольнаго и мучительнаго голода, навлся досумма четырехъ, вышедшая изъ умноженія сыта, отчего и безъ вина можно прійти въ двухъ на два. Вотъ въ этомъ-то состоить какое-то полупьяное разслабление, а онъ еще типизмъ изображенія: поэтъ беретъ самыя и подпилъ. Какъ и отчего произошла эта ръжія, самыя характеристическія черты жи- внезапная перемьна въ его положеніи, отчевописуемыхъ имъ лицъ, выпуская всв слу- го передъ нимъ стоятъ всв навытяжку-ему чайныя, которыя не способствують къ отть- до этого ньть двла; чтобы понять это, надо ненію ихъ индивидуальности. Но онъ выби- думать, а онъ не умветь думать, онъ влераетъ не по сортировкъ, не по соображенію чется, куда и какъ толкають его обстоятельи сличенію болже годныхъ съ менже годны- ства. Въ его полупьяной головж, при обреми, онъ даже и не думаетъ, не заботится мененномъ желудкъ, все передвоилось, все объ этомъ, но все это выходить у него са- перемъстилось — и Смирдинъ съ Брамбеусомъ,

съ посланниками. Слова вылетають у него ощутила робости, я просто видела въ немъ вдохновенно; оканчивая последнее слово образованнаго, светскаго, высшаго тона чефразы, онъ не помнить ея перваго слова. ловъка, а о чинахъ его мит и нужды нътъ». о связяхъ съ посланниками, —онъ не зналъ, городничаго: «Чудно все завелось теперь на что онъ вреть, и нисколько не думаль об- свъть: народъ все тоненькій, поджаристый манывать: сказавъ первую фразу, онъ про- такой. Никакъ не узнаешь, что онъ важная должаль, какъ бы противъ воли, какъ ка- особа». Это голосъ стараго чиновника, врасмень, толкнутый съ горы, катится уже не плохъ застигнутаго новымъ временемъ: онъ посредствомъ силы, а собственной тяжестью. уже и прежде слышаль, а теперь собствен-«Меня даже хотвли сдвлать вице-канцле- ными глазами удостовврился, что нынче де ромъ (зъваетъ во всю глотку). О чемъ, бишь, уже по головъ, а не по брюху дълаются важя говориль?» Если бы ему сказали, что онъ ными особами. говориль о томъ, какъ отецъ съкаль его роз- Въ первыхъ сценахъ четвертаго акта Хлегами, онъ навърное уприился бы за эту стаковъ бестдуеть съ самимъ собой и явмысль и началь бы не говорить, а какъ ляется все твмъ же, все самимъ же собой, будто продолжать, что это очень больно, что и не измъняетъ себъ ни однимъ словомъ, ни онъ всегда кричаль, но что «при нынаш- однимь движениемь. Посла дивныхъ сценъ

медін, главнымъ ея лицомъ. Это несправе- гадывается, что его принимаютъ не за то. дливо. Хлестаковъ является въ комедіи не что онъ есть, а за великаго государственнаго самъ собою, а совершенно сдучайно, мимо- человъка. Причина этого явленія и могущія ходомъ, и притомъ не самимъ собою, а ре- выйти изъ него следствія не въ силахъ оставизоромъ. Но кто его сделалъ ревизоромъ? новить на себе его вниманія. Это одна изъ страхъ городничаго, следовательно онъ-со- техъ головъ, которыя не въ состояни перезланіе испуганнаго воображенія городнича- варить самаго простого понятія и глотають го, призракъ, твнь его совъсти. Поэтому онъ не жевавши. Онъ очень радъ, что его приявляется во второмъ дъйствіи и исчезаетъ няли за важную особу: «Я это люблю. Мнъ въ четвертомъ, — и никому нътъ нужды нравится, если меня почитаютъ за важнаго знать, куда онъ повхаль и что съ нимъ ста- человека. Въ моей физіономіи точно есть чтоло: интересъ зрителя сосредоточенъ на твхъ, то такое внушающее»... и не докончилъ, которыхъ страхъ создалъ этотъ фантомъ, и сколько потому, что эта фраза слышанная, а комедія была бы не кончена, еслибы окон- не своя, столько и потому, что вдругъ перечилась четвертымъ актомъ. Герой комедін— прыгнулъ къ другому предмету... «Это съ ихъ городничій, какъ представитель этого міра стороны тоже благородная черта, что они призраковъ.

тому что нать худшихь, но всв превосходны, него въ физіономіи есть что-то внушающее»;

и «Библіотека» съ «Сумбекою», и Маврушка своего мужа: «А я никакой совершенно не Когда онъ говорилъ о своей значительности, Безподобна и эта выходка философствующаго

немъ образования этимъ ничего не возьмешь», съ чиновниками города, у которыхъ онъ на-Многіе почитають Хлестакова героемъ ко- браль денегь, онъ еще въ первый разъ доготовы дать взаймы денегъ». Видите ли: его Въ «Ревизоръ» нъть сцень лучшихъ, по- приняли за важную особу—оттого, что «у какъ необходимыя части, художественно-об- это должная дань его личнымъ достоинразующія собой единое цілое, округленное ствамь, а не другая, болье важная для чивнутреннимъ содержаніемъ, а не внъшней новниковъ причина; что ему надавали деформой, и потому представляющее собой негъ, это не взятки, а заемъ, и онъ на ту особенный и замкнутый въ самомъ себъ міръ. минуту, какъ говорить, вполнъ убъждень, Скрвия сердце, пропускаемъ VII, VIII, IX что возвратитъ имъ свой долгъ. Но Осипъ и Х явленія третьяго акта и остановимся умиве своего барина: онъ все понимаеть и только на оцепенени городничаго, какъ бы ласково тоже, какъ будто мимоходомъ, совекто удариль его обухомь по головѣ: «такъ туеть ему уѣхать, говоря: «Погуляли здѣсь совствиь ошеломило! страхъ такой напалъ: два денька, ну-и довольно; что съ ними еще такого важнаго челов ка никогда не ви- связываться! плюньте на нихъ! неровенъ далъ (задумывается); съ министрами играетъ часъ: какой-нибудь другой навдеть», и обольи во дворецъ вздитъ... такъ вотъ, право, щаетъ его тройкой лихихъ лошадей съ кочъмъ больше думаешь... чортъ его знаетъ, локольчикомъ. Эта приманка, ровно какъ и не знаешь, что и делается въ голове, какъ мимоходомъ сказанное предостережение, что будто стоишь на какой-нибудь колокольна «батюшка будеть гиваться за то, что такъ или тебя хотять повъсить...» Это говорить замъшкались», и ръшила Хлестакова послъувздный чиновникъ, служака, начавшій довать благоразумному совіту. Слідуеть службу по старинному, что называлось «тя- сцена съ купцами, въ которой вы видите, нуть лямку»; а вотъ голосъ чиновницы но- какъ на ладони, это купечество у взднаго говаго времени, которая всегда образованнее родка, которое выучилось кое-какъ зашибать

чтобы отъ его бородки не пахло капустой; вдругъ... фу ты, канальство! Съ какимъ дьякоторое плохо знаетъ грамоту и живетъ на воломъ породнилась!» — «Какія мы съ тобою «авось», т. е. гд'в выторговать, а гд'в на- теперь птицы сд'влались! А, Анна Андреевдулъ, и съ которымъ по всему этому го- на! высокаго полета, чортъ побери!» Изъ родничій обходился безъ чиновъ: «схватитъ труса онъ дълается нахаломъ, мѣшаниномъ, за боролу, говорить, ахъ ты, татаринъ»; ко- который вдругь попаль въ знатные дюли: торое наконець любить коли давать, такъ страхъ Сибири прошель-онъ уже не объдавать - возьми и подносикъ, и головку са- щаетъ Богу пудовой свъчи, и грозится еще хара, и кулечикъ съ винами, и не триста, — жить и обпрать купцовъ; велитъ кричать о что триста!- пятьсоть, только дёло сдёлай, своемь счастьи всему городу, «валять въ Языкъ неполражаемо въренъ. Хлестаковъ колокода: коли торжество, такъ торжество, опять не изманяеть себа береть взаймы, о чорть возьми!» его дочь выходить замужь взяткахъ слышать не хочетъ, и если гдв за такого человъка, «что и на свъть еще не приходить въ маленькое нелоумение, тамъ было, что можетъ и прогнать всехъ въ готолкаетъ его Осипъ и заставляетъ не быть родь, и въ тюрьму посадить, и все, что хобезъ дъйствія. Но вотъ входитъ Марья Ан- четъ». Боже мой! къ лицу ли ему генеральтоновна: она въ комнатъ чужого молодого ство! А онъ въ неистовомъ восторгъ, въ бъчеловъка ишетъ маменьки... Ея приходъ тол- шеной комической страсти отъ мысли, что каетъ Хлестакова, т. е. заставляетъ дълать будетъ генераломъ... «Въдь почему хочется то, чего онъ пе думалъ делать. Онъ - франтъ, быть генераломъ? потому что случится, поона — «барышня»: следовательно ему должно вдешь куда-нибудь, фельдъегери и адъютанводочиться за нею. Что изъ этого выйдеть — ты поскачуть вездь впередъ: лошадей! и тамъ, такая мысль не можеть прійти въ его пу- на станціяхъ никому не дадуть, все дожистую и легкую голову, которая действуеть дается: всв эти титулярные, капитаны, гопрочла несколько романовъ и у ней есть нальство, заманчиво!» альбомъ, въ который Хлестаковъ долженъ написать какіе-нибудь этакіе новенькіе «стиш- натуры! Это страсть — и страсть б'яшеная: у ки». О, ему это ничего не стоить - онъ много нашего городничаго сверкають глаза, въ голознаетъ наизусть стиховъ, напр.: «О ты, что сътонъ изступленія, движенія порывисты. Есвъ горести напрасно», и пр. И вотъ онъ на лине в рите – посмотрите на Щепкина възтой коленяхъ передъ нею. Уйди она - онъ черезъ роли. Въ комедіи есть свои страсти, источминуту забыль бы объ этой сценв, какъ со- никъ которыхъ смешонъ, но результаты мовсёмъ небывалой; но входить мать и тол- гуть быть ужасны. По понятію нашего гокаетъего «просить руки» Марыи Антоновны, родничаго быть генераломъ-значитъ видёть Онъ увзжаетъ въ полной увъренности, что предъ собою унижение и подлость отъ низонъ-женихъ и что все сдёдалось какъ долж- шихъ, гнести всёхъ не-генераловъ своимъ но: но извозчикъ крикнулъ, колокольчикъ чванствомъ и надменностью; отнять лошадей залился — и Хлестаковъ готовъ спросить себя: у человъка нечиновнаго или меньшаго чи-«На чемъ, бишь, я остановился?»

что крылось въ его природъ, развивалось для «маленькаго человъка»... воспитаніемъ и обстоятельствами, все это рить онъ жент, тебт и во сит не виделось: но животная натура не даеть ему выдер-

деньгу, а еще не обрилось и не умылось, просто изъ какой-нибудь городничихи, и подъ вліяніємъ внішняго обстоятельства, родничіе, а ты себі п въ усъ не дуешь: обіподъвнечатльніемъ настоящей минуты. «Ба- даешь гдь-нибудь у губернатора, а тамъ: рышня» глупа, пуста и пошла, но она уже стой городничій! Ха, ха, ха! Вотъ что, ка-

Такъ проявляются грубыя страсти животной номъ, по своей подорожной имѣющаго рав-Первыя сцены пятаго акта представляють ное на нихъ право; говорить «братецъ» и намъ городничаго въ полноте его грубаго «ты» тому, кто говоритъ ему «ваше превосблаженства животной натуры. Здѣсь поэтъ ходительство» и «вы», и проч. Сдѣлайся является глубокимъ анатомикомъ души че- нашъ городничій генераломъ-и когда онъ ловъческой, проникаетъ въ самые недоступ- живетъ въ убланомъ городъ, горе маленькому ные тайники ея и выводить наружу все человъку, если онъ, считая себя «неимъюкрывшееся въ нихъ. Въ самомъ дълъ, въ щимъ чести быть знакомымъ съ гепераломъ», пятомъ акте городничій является въ своемъ не поклонится ему, или на балу не устуапотеозв, полнымъ опредвленіемъ своей сущ- пить мвста, хотя бы этоть маленькій челоности, вполне определившейся возможно- векъ готовился быть великимъ человекомъ!.. стью: все темное, грязное, низкое и грубое, тогда изъ комедін могла бы выйти трагедія

Приходъ купцовъ усиливаетъ волненіе всилыло со дна наверхъ, извнутри явилось грубыхъ страстей городничаго; изъ животнаружу, и явилось такъ добродушно, такъ ной радости онъ переходить въ животную комически, что вы невольно сметесь тамъ, злобу. Сначала хочетъ говорить тихо, съ гдь бы должны были ужасаться. «Что, гово- сосредоточенной яростью и злобной проніей;

за какого-нибудь дворянина ...

нолушна къ нему. Но устарълая кокетка бе- каетъ собою цълость пьесы. одинъ купецъ, ни одинъ подрядчикъ не могъ замкнутаго міра. провести; мошенниковъ надъ мошенниками – Не намъ судить, до какой степени вынуль!»—Вы думаете, ему совъстно, мучи- сужденія о комедіи. тельно-совъстно смотръть на тъхъ людей, передъ которыми онъ сейчасъ только такъ до Фонеизина, но началась только съ ломался, которые унижались и подличали Фонвизина. Его «Недоросль» и «Бригапередъ его мнимой знатностью? Ничего не диръ» надвлали страшнаго шума при своемъ

жать этой роли; власть надъ собой принад- наруживаеть всю свою глупость наивнымъ лежить только образованнымъ людямъ; онъ вопросомъ: «Какъ же?.. въдь это не можетъ постепенно приходить въ большую и большую быть... онъ совсемъ ведь обручился съ нашей ярость и разражается ругательствами. Онъ Машенькой?» онъ не только не старается пересчитываетъ Абдулину свои благодвянія, замять позорнаго для нихъ обоихъ объяснет е напоминаетъслучаи, гдъ они вмъстъ казну нія, но еще съ досадой на ея недогадлиобкрадывали... Купцы являются теми же күп- вость очень ясно толкуетъ ей. въ чемъ лело: пами: они низко кланяются, низко подлича- «А разв'ты не виднию, что у него все это ють. Великодушный городничій смягчается, фу-фу: Пуствишій человькь, чорть бы поно на условіи, чтобы «засусленныя бороды, браль его! Воть подлинно, если Богь захоаршинники, самоварники, протоканаліи и четь наказать, такъ отнимаеть разумъ. Ну. архибестіи» не думали «отбояриться отъ него что въ немъ было такого, чтобъ можно было какимъ-нибудь балычкомъ или головой са- принять за важнаго человѣка, иль вельможу? хара», ибо-де «онъ выдаетъ дочку свою не Пусть бы онъ имвлъ что-нибудь внушающее уваженіе, а то чорть знаеть что? прянь, со-Начинають сбираться гости. Городничій сулька! Тоньше серной спички!» За темъ снова въ своемъ пътушьемъ величіи. Передъ обманутые чудаки бросаются съ ругательнимъ всъ подличають, какъ передъ знатной ствомъ на Петровъ Ивановичей, какъ перособой; поздравляють вслухъ съ «необыкно- выхъ въстовщиковъ о прітадь ревизора. веннымъ благополучіемъ» и ругаютъ впол- Брань сыплется на нихъ градомъ; они сваголоса. Городничиха, какъ и съ самаго на- ливаютъ вину другъ на друга, какъ вдругъ чала пятаго акта, играетъ роль случайной явленіе жандарма съ изв'єстіемъ о прі'взд'є дамы, которая однако нисколько не удив- истиннаго ревизора прерываетъ эту комичелена своимъ счастьемъ, какъ по праву при- скую сцену и, какъ громъ, разразившійся у надлежащимъ ея достопиствамъ и какъ давно ихъ ногъ, заставляеть ихъ окаменъть отъ привычнымъ ей. Она показываетъ, что рав- ужаса и такимъ образомъ превосходно замы-

ретъ верхъ надъ знатной дамой: она почти Все, сказанное нами о «Ревизорѣ», отнюдь оспариваетъ жениха у своей дочери. Входитъ не есть разборъ этого превосходнаго произпростодушный почтмейстеръ и пренаивно веденія искусства. Подробный разборъ хода открываеть всемь глаза насчеть мнимаго всей пьесы, характеровь ся действующихъ ревизора, доказавъ очевидно, что онъ «и не лицъ, ихъ взаимныя отношенія и ихъ взаимуполномоченный, и не особа». Сцена чтенія нодвиствія другь на друга завели бы насъ письма Хлестакова—въ высшей степени ко- далеко и отвлекли бы отъ главнаго предмета мическая. Но что же нашъ городничій: —Вы «Горе отъ ума», а наша статья и безъ того думаете, ему стыдно, мучительно-стыдно ви- вышла слишкомъ велика. Скрвия сердце и дьть себя такъ жестоко одураченнымъ соб- обуздывая руку, мы не показали подробно ственной ошибкой, такъ тяжко наказаннымъ развитія действія, а наскоро пробежали его, за свои гръхи? Какъ бы не такъ! Бездар- не останавливались на отдъльныхъ лицахъ, ность, посредственность или даже обыкно- но, такъ сказать, зацёплялись за нихъ. Наша венный талантъ тотчасъ бы воспользовались цёль была — намекнуть на то, чёмъ должна случаемъ заставить городничаго раскаяться быть комедія, художественно-созданная. Для и исправиться; но таланть необыкновенный этого мы старались намекнуть на идею «Реглубже понимаетъ натуру вещей и творитъ визора», а вследствие ея не только на естене по своему производу, а по закону разум- ственность, но и на необходимость ошибки ной необходимости. Городничій пришель въ городничаго, принявшаге Хлестакова за ревибъщенство, что допустилъ обмануть себя зора, — ошибки, составляющей завязку, инмальчишкѣ, вертопраху, у котораго молоко тригу и развязку комедіи, а чрезъ все это на губахъ не обсохло, онъ, который «трид- указать по возможности на цълость (Totaliцать л'ять жиль на службе, котораго «ни tät) пьесы, какъ особаго, въ самомъ себ'я

обманываль; пройдохъ и плутовъ такихъ, полнили мы все это; по крайней мфрф течто весь свъть готовы обворовать, подде- перь читатели могуть ясно видёть наши треваль на уду; трехъ губернаторовъ обма- бованія оть искусства и нашъ критеріумъдья

Русская комедія начиналась задолго еще бывало! Когда дражайшая его половина об- появленіи и павсегда останутся въ исторіи одно изъ примъчательнъйшихъ явленій. Въ бесъ, не признавать геніальнымъ произвесамомъ дълъ, эти двъ комедіи суть произве- деніемъ считалось образцовымъ безвкусіемъ. ленія ума сильнаго, остраго, чедовъка даро- И вдругь въ одномъ петербургскомъ журвитаго: но онъ мастерскія сатиры на совре- наль въ 1835 году какой-то (говорили и пеменное общество, а слъдовательно не худо- чатали тогда, будто московскій) критикъ жественныя произведенія, следовательно, и объявиль, что «Горе оть ума» — такое слане комедіи. Ни одна изъ вихъ не представ- бое произведеніе, что хуже даже «Недоляетъ собой пѣдаго, замкнутаго собой міра, вольныхъ».. Разумѣется, публика приняла возникшаго изъ творческаго зачатія, но пред- это за одну изъ тахъ милыхъ шуточекъ, до ставляетъ пресмещную карикатуру на глу- которыхъ такъ страстны иные журналы. Но пость и невъжество; въ нихъ нътъ основной вотъ недавно, по случаю выхода въ свътъ идеи, въ философическомъ значении этого второго изданія «Горя отъ ума», въ другомъ слова, но есть намереніе, цель, и цель вне, петербургскомъ журнале (современномъ зада не внутри ихъ заключенная. Поэтому каж- нимъ числомъ) объявлено, что «Горе отъ дая изъ нихъ раздёлена на двё части: на ума» должно стоять подлё комедіи Фонсмъщную и серьезную, потому что дъйствую- визина, и что тъ, которые, подобно издащія лица разділены на два разряда: на ду- телю комедіи Грибойдова (Ксенофонту Пораковъ и умныхъ. Дураки очень милы и левому), видятъ въ ея авторъ «человъка съ вязка, интрига и развязка — общее мъсто, его имя. Такова судьба комедіи Грибовдова. внутреннія, изъ иден вытекающія; а глав- изящнаго, всегда единыхъ и неизминяемыхъ. ное, изъ карикатурныхъ образовъ этихъ ду- «Горе отъ ума» принято было съ враждой раковъ всегда болве или менве выгляды и ожесточением и литераторами, и публикой. ваетъ сменощаяся фигура самого автора. Иначе не могло и быть: литературныя зна-Однимъ словомъ, «Недоросль» и «Брига- менитости тогдашняго времени состояли изъ лиръ»—превосходныя, хотя и не безъ боль- людей прошлаго въка или образованныхъ по шихъ недостатковъ, произведенія литерату- понятіямъ прошлаго вѣка. Не забудоте, что въ

его быль основань не на его литературномь надъпредставителями эстетическаго безвкусія, или какомъ-либо достоинстве, но на цели, а въ Обществе любителей Россійской слокоторая состояла въ нападкъ на лихоимство. весности читалъ свои трактаты о трагедін, Завязка, интрига и развязка пошлыя, стихи производя ее отъ козла. Великими писате-

публики рукописная комедія Грибовдова только удивляль однихь и бівсиль другихь. «Горе отъ ума». Она надълала ужаснаго Словомъ, это было послъднее время франшума, всёхъ удивила, возбудила негодова- цузскаго классицизма въ нашей литературё. ніе и ненависть во всёхъ, занимавшихся Представьте же себё, что комедія Грибоедова, литературой ех officio, и во всемъ старомъ во-первыхъ, была написана не шестиногими покол'вній; только немногіе, изъ молодого по- ямбами съ пінтическими вольностями, а вольлитераторамъ и ни къ какой литературной басни; во-вторыхъ, она была написана не сячи списковъ; публика выучила ее наизусть, въ міръ, а русскіе особенно слыхомъ не слыней не осталось ни одного врага, когда не шало комической жизнью, поражало быстро-

русской литературы, если не искусства, какъ восхищаться ею, не превозносить ее до непотвшны, а умники-скучные резонеры. За- большимъ дарованіемъ» только прячутся за старая объективная форма, какъ въ коме- Но все это доказываетъ только, что «Горе ліяхъ Мольера. Правла, въ изображеніи ду- отъ ума» есть явленіе необыкновенное, прораковъ видна некоторая объективность и изведение таланта сильнаго, могучаго, а вмечто-то похожее на поэтическую обрисовку, ст'в съ т'ямъ, что для него уже настало время потому что каждый изъ дураковъ глупъ по одёнкё критической, основанной не на знасвоему; но это слабо, и индивидуальныя осо- комствъ съ ен авторомъ и даже не на знаніи бенности глупцовъ больше внешнія, чемъ обстоятельствъ его жизни, а на законахъ

ры, но отнюдь не произведенія искусства. то время самъ Мерзляковъ, человѣкъ съ Посл'в комедій Фонвизина много надів- большимъ талантомъ и поэтической душой, лала шума «Ябеда» Канниста; но это про- разбираль съ каеедры неподражаемыя краизведение даже и въ литературномъ смыслѣ соты трагедий Сумарокова и подсмѣивался не заслуживаетъ никакого вниманія. Усп'яхъ надъ Шекспиромъ, Шиллеромъ и Гёте, какъ дубовые, языкъ варварски книжный. лями считались тогда люди, которые теперь Съ 1832 года начала ходить по рукамъ неизвъстны даже по именамъ. Пушкинъ еще коленія и непринадлежавшіе къ записнымъ ными стихами, какъ до того писались однё партін, были восхищены ею. Десять літь книжнымъ языкомъ, которымъ никто не гоходила она по рукамъ, распавшись на ты- ворилъ, котораго не зналъ ни одинъ народъ враги ея уже потеряли голосъ и значеніе, хали, видомъ не видали, но живымъ, легкимъ уничтоженные потокомъ новыхъ мижній, и разговорнымъ русскимъ языкомъ! въ третьона явилась въ нечати тогда уже, когда у ихъ, каждое слово комедін Грибовдова дытой ума, оригинальностью оборотовъ, по- ють и борятся два рода критики-франэзіей образовъ, такъ что почти каждый стихъ цузская и ибменкая. Первая смотрить на въ ней обратился въ пословицу или пого- произведение съ исторической точки зрания. ворку и годится для примъненія то къ тому, т. е. объясняеть его и производить ему то къ другому обстоятельству жизни, — а но оценку вследствие разбора его отношений къ мнёнію русскихъ классиковъ, именно тёмъ современному обществу и къ частной жизни и отличавшихся отъ французскихъ, языкъ самого автора. Известно, что французы комедія, если она хочеть прослыть образцо- увлекаются дневными интересами (les intéвой, непремённо долженъ быль щеголять тя- rêts du jour), и каждое литературное и пожеловатостью, неповоротливостью, тупостью, этическое произведение у нихъ есть решение изысканностью остроть, прозаизмомъ выра- дневного интереса (la question du jour). женій и тяжелой скукой впечатльнія; въ чет- т. е. того, о чемъ говорять нынче. Ньмецвертыхъ, комедія Грибойдова отвергла искус- кая критика смотритъ на художественное ственную любовь, резонеровъ, разлучниковъ произведение какъ на изчто безусловное, въ и весь пошлый истертый механизмъ старин- самомъ себѣ носящее свою причину, свое ной драмы; а главное и самое непроститель- оправдание и свою оценку, по мере того, ное въ ней быль — таланть, таланть яркій, какъ оно выражаеть собой общіе законы живой, свежій, сильный, могучій... Да, ли- духа, явленія разума, и меряеть его мастераторамъ не могла понравиться комедія штабомъ разумной мысли. Изв'єстно, что Грибовдова; они должны были ожесточиться нёмцы мало занимаются эфемерными интепротивъ нея!... За что же общество такъ ресами текущаго дня, но сосредоточиваютъ сильно осердилось на нее? За то, что она все свое внимание на интересахъ общихъ. была самой злой сатирой на это общество. міровыхъ, непреходящихъ. Всякому свое! Она заклеймила остатки XVIII въка, духъ Но и французская критика имъетъ свое знакотораго бродилъ еще, какъ заколдованная ченіе при разсматриваніи такихъ произветънь, ожидая себъ осиноваго кола, которымъ деній литературы, которыя, имъя большое и было «Горе отъ ума». Новое поколение вліяние на общество, не принадлежать къ вскоръ не замедлило объявить себя за бле- искусству, каковы напримъръ повъсти Кастящее произведение Грибовдова, потому что, рамзина, комедіи Фонвизина и т. п. Однавмъсть съ нимъ, оно смъялось налъ старымъ ко же рышение вопроса: хуложественно или поколеніемъ, видя въ «Горе отъ ума» злую не художественно то или другое произведесатиру на него и не подозрѣвая въ немъ ніе литературы — подлежить совсѣмъ не еще злейшей, хотя и безумышленной сатиры французской, а немецкой критике, потому на самого себя въ лицъ полоумнаго Чац- что ръшение такого вопроса относится сокаго...

доказательно, такъ произвольно и, надо наго, выведимые изъ разумной мысли. Мы чинають нападать на такое прекрасное, Ума» съ исторической точки зрвнія: взглядълающее истинную честь отечественной немъ теперь на него со стороны искусства, литературъ произведение?... Тутъ двъ при- чтобы опредълить - художественное ли оно чины. Во-первыхъ, кто нападаетъ? Люди ли, произведение. которые меряють изящныя произведенія дерзости этихъ людей, кром в оскорбленнаго, немъ на ея содержаніе. микроскопическаго самолюбія, выражается для ищущихъ истины.

всёмъ не къ исторіи, а къ науке изящнаго, За что же теперь такъ жестоко, такъ без- имѣющей своимъ основаніемъ законы изящсказать, такъ дерзко и неуважительно на- уже мимоходомъ взгдянули на «Горе отъ

Всякое художественное произведение росвоей неизящной стряпней и, на смъхъ ждается изъ единой общей идеи, которой оно всему міру, таращатся видёть въ Грибо'єдов вобязано и художественностью своей формы, соперника себ'я, они, которые, какъ ни вы- и своимъ внутреннимъ и вн'ящнимъ единсоко загибають голову, чтобы достать до его ствомь, черезь которое оно есть особый замклица, но обивають себ' кулаки только о его нутый въ самомъ себ' міръ. Какая основколени, выше которыхъ, даже и на цыноч- ная идея «Горя отъ Ума»?—Это можно узнать кахъ, не могутъ достать?... Во-вторыхъ, въ только изъ самой комедіи, почему и взгля-

Дочь барина-чиновника, въ минуту борееще и требованіе времени опредізлить до- нія утренняго світа съ темнотой ночи, въ стоинство «Горя отъ Ума» не на основаніи своей спальнѣ занимается музыкой съ мололичныхъ мниній, но на основаніи законовъ дымъ человикомъ, чиновникомъ своего отца. изящнаго, и не при посредствъ личнаго Горничная передъ спальней стоитъ на чапристрастія, а при посредствъ разумной сахъ и, чтобы кто не узналь о ихъ несвоемысли, холодной и мертвой для всякихъ временномъ занятіи музыкой и не перетолличных в отношеній, но пламенной и живой коваль въ дурную сторону такой безкорыстной любви къ искусству, напоминаетъ имъ, Теперь у насъ въ литературъ господству- что уже свътаетъ, и, чтобы вывести ихъ изъ ваетъ ее:

Ахъ, матушка, не ловершай удара! Кто бъденъ, тотъ тебъ не пара!

Въ заключение совътуетъ ей соснуть и идетъ съ Молчалинымъ подписывать бумаги. Софья наединъ съ Лизой. Изъ ихъ разговора мы узнаемъ, что она безъ памяти отъ «скромнаго» Модчалина и не очень дорожить своимъ добрымъ именемъ и общественнымъ мивніемъ. Лиза возстаеть противъ ся любви. которая добрымъ не кончится, и напоминаеть ей о Чацкомъ, который нѣжно любиль ее съ дътства и котораго и она любила; но Софыя отзывается о Чапкомъ съ враждебностью, находя въ немъ только злословіе и больше ничего. Вообще служанка обращается съ своей барышней за-просто, потому что, какъ помощница въ ея низкой связи, держить въ рукахъ своихъ ея участь. Вообще всв эти сцены написаны мастерски и служать превосходной интродукціей въ комедію; характеры и ихъ взаимныя отношенія обрисованы резко и искусно. Вдругъ лакей докладываеть о прівздв Чапкаго, который тотчась и является.

Чацкій воспитывался въ домѣ Фамусова и любиль его дочь съ дътства. Три года путешествоваль онъ и не видаль ее, теперь спфшить увидъться. Чацкій — человькъ свътскій и человѣкъ «глубокій»: отсюда должны выходить приличіе и поэзія его свиданія съ Софьей. Какъ свътскій человъкъ, онъ не долженъ разсыпаться въ нѣжныхъ и страстныхъ монологахъ; скорве долженъ онъ начать шутить и говорить о незначащихъ предметахъ, обо всемъ, кромѣ любви своей; но, какъ у глубокаго человека, въ его шуткахъ должно, какъ бы противъ его воли, проискриваться его чувство, и, какъ arrière pensé, оно же должно незримо присутствовать въ его болтовић о разныхъ пустякахъ. Но что же? Вопервыхъ, онъ зафзжаетъ въ домъ ея отца и требуетъ свиданія съ ней, прямо съ дороги, не завхавъ домой, чтобы обриться и переодвться, -- и завзжаеть когда же? -- въ шесть

меломаническаго самозабвенія, переводить часовь утра!—Воля ваша—не посв'ятски не часовую стрълку. Вдругъ входитъ самъ ба- умно и не эстетически!.. Первое, что онъ наринъ и отецъ, Фамусовъ, и начинаетъ воло- чинаетъ говорить съ ней, -это о томъ, что читься за горничной своей дочери, которая она холодно принимаеть его, тогда какъ онъ въ то время доигрывала последній дуэть. скакаль, сломя голову, сорокъ пять часовъ. Фамусовъ уходить; являются Софья и Мол- не прищуря глазомъ, терпълъ отъ бури, рачалинъ: Лиза упрекаетъ ихъ за полговремен - стерялся, палалъ нъсколько разъ!.. Софья ное пребывание въ гармонии, разсказываетъ холодно надъ нимъ издъвается, — и онъ начио прихоль барина и о томъ, какъ она стру- наетъ разспрашивать у ней о знакомыхъ и сила. Входить опять Фамусовъ и застаеть делать противъ нихъ сатирическія выходки. ихъ всёхъ вмёсть. Следують попросы, упре- Истиннаго и глубокаго чувства дюбви не ки и нападки на Кузнецкій мостъ. Софья видно ни въ одномъ его словъ, Входить Фаразсказываеть свой сонь, желая намекнуть мусовь. Софья пользуется случаемь ускользимъ на свою любовь къ какому-то робкому нуть. Чацкій разсіляно отвічаеть на пошлои бъдному молодому человъку; отепъ преры- сти Фамусова и безпрестанно заводить съ нимъ ръчь о Софьь; наконецъ спохватывается, что ему пора домой, и уходить. Фамусовъ силится объяснить сонъ дочери и на кого изъ двухъ она мѣтитъ-на Модчалина иди на Чацкаго; одинъ-нищій, другой-франть, моть и сорванець, и заключаеть свою думу, а вмъстъ съ ней и первый актъ комеліи, комическимъ восклицаніемъ:

> Что за коммиссія, Создатель, Быть взрослой дочери отцомь.

Фамусовъ приказываетъ Петрушкъ читать календарь и отмічать, куда и когда баринъ отозванъ объдать. Превосходный монологь! Тутъ Фамусовъ весь высказывается. Приходить Чацкій, и его безпрестанныя обращенія къ Софь В Павлови заставляютъ Фамусова спросить его-не хочеть ли онь на ней жениться, -- и замётить, что для того ему надо хорошенько управлять иманіемъ, а главное послужить. «Служить бы радъ, прислуживаться тошно!» отвъчаеть ему Чацкій. Фамусовъ говорить, что «всв вы гордецы», что «спросили бы, какъ двлали отцы, учились бы, на старшихъ глядя». Чацкій радъ вызову и разливается потокомъ энергическихъ выходокъ противъ стараго времени, въ которыхъ Фамусовъ не понимаетъ ни полслова. Эта сцена была бы въ высшей стэпени комической, еслибъ изображена была объективно, какъ столкновение двухъ чудаковъ; но какъ этого нътъ, какъ авторъ не думалъ нисколько, что его Чацкій полоумный, то она смішна, но не въ пользу автора. Слуга докладываеть о Скалозубъ, и Фамусовъ просить Чацкаго, ради чужого человака, не заноситься завиральными идеями, и спфшить на встрфчу къ Скалозубу. Чацкій изъ его поспѣшности подозрѣваетъ, ужъ не прочитъ ли онъ этого гостя въженихи своей дочери. Слёдуетъ превосходная сцена Фамусова съ Скалозубомъ, гдв эти два ничтожные характера развиваются творчески.

> А, батюшка, признайтесь, что едва Гдъ сыщется еще столица, какъ Москва!

пошлости. Фамусовъ.

самого себя, мъстами дълаетъ за Чацкаго не французской исторической. Дипа поэта выходки противъ общества, какія могли бы нёть въ этомъ созданіи, и потому, чтобы попрійти въ голову только Чацкому. Чацкій нять «Ревизора», намъ совсемъ не нужно радёхонекъ, вмъщивается въ разговоръ и знать ни образа мыслей, ни обстоятельствъ начинаетъ читать проповъди и ругать Фаму- жизни его творца. сова. Спена удивительно-смѣшная, но тольпадаеть въ обморокъ, а другого, забывая концѣ четвертаго акта: всякое приличіе, ругаеть. Чацкій уходить. Софья приглашаеть Скалозуба на вечеръ, гдъ будутъ всѣ домашніе друзья и танцы подъ фортепіано, и тотъ уходитъ. Софья изъявляпослать къ себѣ Молчалина.

не ділаеть. Конечно въ монологахъ дій- человіка безъ души, безъ сердца, безъ всяствующихъ лицъ высказываются ихъ харак- кихъ человъческихъ потребностей, мерзавца, теры, но это высказывание въ художествен- низкопоклонника, ползающую тварь, однимъ номъ произведении должно происходить изъ словомъ — Молчалина. Онъ ссылается на его идеи и совершаться въ действіи. И въ воспоминаніе детства, на детскія игры; но «Ревизорів» каждое дів ботвующее лицо вы- кто же въ дів тотвів не влюблялся и не назысказываеть себя каждымъ своимъ словомъ, валъ своей невъстой дъвочки, съ которой но совсёмъ не съ целью высказываться, а вмёсте учился и резвился, и неужели детпринимая необходимое участіе въ ході пьесы, ская привязанность къ дівочкі должна не-Каждое слово, сказанное каждымъ лицомъ, премънно быть чувствомъ возмужалаго челотамъ относится или къ ожиданію ревизора, века? буря въ стакане воды-больше ниили къ его присутствію въ городь. Лицо ре- чего!.. И воть онъ приступаеть къ объясневизора есть источникъ, изъ котораго все вы- нію. Вы думаете, что онъ сделаетъ это какъ ходить и въ который все возвращается. И светскій и какъ глубокій человекь, какъ-

восклицаеть, въ лирическомъ одушевленіи потому-то тамъ каждое слово на своемъ міств, каждое слово необходимо и не можетъ «Листанија огромнаго размѣра!» отвѣча- быть ни измѣнено, ни замѣнено другимъ. етъ ему лаконическій Скалозубъ, До сихъ Оттого-то и комедія Гогодя представляєть поръ сцена шла превосходно, развита была собой пълое художественное произвеление. творчески; но вотъ Фамусовъ распростра- особный и замкнутый въ самомъ себъ миръ. няется о Москвъ монологомъ въ 54 стиха, и можетъ подлежать только разсмотрънію гль. мъстами очень оригинально, высказывая нъмецкой умозрительной критики, а отнюль

Чанкій різнается донытаться отъ Софыи. ко не въ похвалу комедіи... Ни съ того, ни кого она любитъ, Молчалина или Скалозуба. съ сего Фамусовъ говоритъ Скалозубу, что Странное решение-къ чему оно! Другое бы будеть ждать его въ кабинеть, и оставляеть еще дьло: донытаться, любить ли она его. пхъ. Скалозубъ, сказавъ Чацкому монологъ, Что ему за радость узнать отъ нея, что она въ которомъ онъ чудесно высказывается, любитъ не Молчалина, а Скалозуба, или что тоже уходить. Туть следуеть паденіе Мол- она любить не Скалозуба, а Молчалина! Не чалина съ лошади, обморокъ Софьи и подо- все же ли это равно для него? Да и стоитъ ли зрвнія Чацкаго. Кажется, чего бы еще подо- какого-нибудь вниманія, какихъ-нибудь хлозрѣвать? Софья ведеть себя такъ неосто- потъ дѣвушка, которая могла полюбить Скарожно въ отношени къ Молчалину и такъ дозуба или Молчалина? Глъ же у Чапкаго нагло-враждебна въ отношеніи къ Чацкому, уваженіе къ святому чувству любви, уважечто, кажется, совстмъ бы нечего подозръ- ніе къ самому себт? Какое же послт этого вать. Д'яло очень ясно: при б'яд'я одного она можетъ им'ять значение его восклицание въ

> ... Пойду искать по свъту, Гдъ оскорбленному есть чувству уголокъ.

Какое же это чувство, какая любовь, какая етъ свой страхъ за Молчалина, Лиза упре- ревность? буря въ стакан'в воды!.. И на чемъ каетъ ее въ неосторожности, и Молчалинъ основана его любовь къ Софь в 7 Любовь есть беретъ ея сторону противъ Софьи. Остав- взаимное гармоническое разумѣніе двухъ родинись наединь съ Лизою. Молчалинъ воло- ственныхъ душъ въ сферахъ общей жизни. чится за ней, говоря, что онъ любить ба- въ сферахъ истиннаго, благого, прекраснаго. рышню «по должности». Молчалинъ уходить, На чемъ же могли они сойтись и понять а Софья опять является, говоря Лизь, что другь-друга? Но мы и не видимъ этого треона не выйдеть къ столу, и приказывая ей бованія или этой духовной потребности, составляющей сущность глубокаго человека, Вотъ и конецъ второго акта. Что въ ни въ одномъ словъ Чацкаго. Всъ слова, вынемъ существеннаго, относящагося къ дѣ- ражающія его чувство къ Софьѣ, такъ обыклу? Обморокъ Софыи и всл'ядствіе его новенны, чтобы не сказать пошлы! И что ревность Чацкаго; все остальное существуеть онъ нашель въ Софьё? Мфркой достоинства само по себъ, безъ всякаго отношенія къ ць- женщины можетъ быть мужчина, котораго лому комедіи. Всё говорять, и никто ничего она любить, а Софья любить ограниченнаго

шиваеть ее:

Дознаться мнф пельзя-ли-Хоть и не кстати, нужды нётъ-Кого вы любите?

И этотъ человъкъ волнуется любовью и ревностью! И это разговоръ, который долженъ решить участь его жизни! Наконецъ онъ прямо заводитъ речь о Молчалине!!!... Ла намекнуть девушке, не любить ди она Модчалина, все равно, что намекнуть ей, не отомстить ему, ославивь его сумасшедшимь. чёмь и оканчивается третій акть. что всё принимають ее на веру съ светской превосходнымъ созданиемъ искусства. основательностью и свътскимъ доброжелательствомъ къближнему. У графини-бабушки актъ есть также, сама по себъ, какъ пъчто

нибудь намеками, со всевозможнымъ уваже- шума о сумасшествіп Чацкаго, съ Натальей ніемъ и къ своему чувству, и къ личности Дмитріевной, Загорацкимъ и княземъ Туготой, которую, какова бы она ни была, онъ уховскимъ, а у Фамусова — съ Хлестовой. любить? Ничего не бывало! Онъ прямо спра- Входить Чапкій, и всь отшатываются отъ него, какъ отъ сумасшенщаго: Фамусовъ совътуетъ ему ъхать домой, говоря, что онъ нездоровъ, и Чапкій отв'ячаетъ ему:

> Да, мочи нѣтъ! Милльонъ терзаній— Груди отъ дружескихъ тисковъ, Ногамъ отъ шарканья, ушамъ отъ восклицаній; А пуще головъ отъ всякихъ пустяковъ! (Подходить къ Софин.)

Душа здёсь у меня какимъ-то горемъ сжата, въ многолюдствъ я потерянъ, самъ не свой. Нътъ, недоволенъ я Москвой.

любить ли она лакея или кучера своего отца... Скажите, послё этой, положимь что поэтиче-Софья расхваливаетъ Молчалина, а Чацкій ской, но уже совершенно неумѣстной выходки убъждается изъ этого, что она его и не лю- Чацкаго, не вправъ ли было все общество битъ, и не уважаетъ... Догадливъ!.. Гдв же окончательно и положительно удостовъриться ясновидение внутренняго чувства?.. Лиза въ его сумасшествия? Кто, кроме помешанподходить къ барышит своей и шепчеть ей наго, предастся такому откровенному и зана ухо, что ее ждетъ Молчалинъ, и та хочетъ душевному изліянію своихъ чувствъ на баль, уйти. Чацкій просить у ней позволенія по- среди людей, чуждыхъ ему? Да еслибы это быть минуту въ ея комнать, но она пожи- были и не фамусовы, не Загорьцкіе, не Хдемаетъ плечами, уходитъ къ себъ и запи- стовы, а люди отлично-умеще и глубокіе, и рается, оставляя его съ носомъ. Чацкій, та приняли бы его за помашаннаго! Но Чацоставшись одинь, опять ин съ того, ни съ кій этимъ не довольствуется-онъ идеть дасего увъряется, что Софья любить Молча- лъе. Софья лукаво дълаеть ему вопросъ, на лина, и вымещаетъ свою досаду остротами. что онъ такъ сердитъ? и Чацкій начинаетъ Потомъ онъ заводитъ разговоръ съ Молча- свиренствовать противъ общества, во всемъ линымъ, и тутъ следуетъ превосходнейшая значени этого слова. Безъ дальнихъ околичсцена, где Молчалинъ вполна высказывается, ностей начинаетъ онъ разсказывать, что вонъ Но воть собираются гости, и следуеть рядь въ той комнате встретиль онъ французика картинъ тогдашняго и можеть быть отчасти изъ Бордо, который, «надсаживая грудь, сои нынчиняго московскаго общества, -- кар- брадъ вокругъ себя родъ въча» и разсказытинъ, написанныхъ мастерской кистью. На- валъ, какъ онъ снаряжался въ путь въ Росталья Дмитріевна съ своимъ мужемъ Плато- сію, къ варварамъ, со страхомъ и слезами, номъ Михайловичемъ Горичемъ, этимъ «вы- и встрётилъ ласки и приветъ, не слышитъ сокимъ идеаломъ московскихъ всёхъ мужей», русскаго слова, не видитъ русскаго лица, а ихъ взаимныя отношенія; князь Тугоухов- все французскія, какъ будто онъ и не выбзскій и княгиня съ шестью дочерьми; графини жаль изъ своего отечества, Франціи. Вслед-Хрюмины, бабушка и внучка; Загорёцкій, ствіе этого Чацкій начинаеть неистово сви-Хлестова - все это типы, созданныя рукой рипствовать противъ рабскаго подражанія истиннаго художника; а ихъ рвчи, слова, русскихъ иноземщинъ, совътуетъ учиться у обращение, манеры, образъ мыслей, проби- китайцевъ «премудрому незнанью иноземвающійся изъ-подъ нихъ-геніальная живо- цевъ», нападаеть на сюртуки и фраки, запись, поражающая верностью, истинной и менивше величавую одежду нашихъ предтворческой объективностью, но все это какъ-то ковъ, на «смѣшные, бритые, сѣдые подбоне связано съ цёлымъ комедіи, выставляется родки», зам'янившіе окладистые бороды, косамо-собой, особно и отдъльно. Молчалинъ торыя упали по манію Петра, чтобы уступить услуживаеть, составляеть партію въ висть, місто просвіщенію и образованности, -слоподличаеть. Чацкій язвительно колеть имь вомь, несеть такую дичь, что всё уходять, Софью, у которой вдругь блеснула мысль а онь остается одинь, не зам'вчая того, —

Въсть эта съ быстротой молніи переходить Вообще, еслибы выкинуть Чацкаго, этотъ отъ одного къ другому и тотчасъ превра- актъ самъ по себъ, какъ дивно-созданная щается въ доказанную очевидность, потому картина общества и характеровъ, быль бы

Картина разъезда съ бала въ четвертомъ происходять пресмёшныя сцены, по поводу отдёльное, дивное произведение искусства. то, что любитъ Софью «по должности».

бросаясь къ ней изъ-за колонны.

ворить.

напротивъ, есть, и что она-противоръчіе знаетъ что. Неужели представители русскаго общества дѣвушка, унизившаяся до связи почти съ все - Фамусовы, Молчалины, Софыи, Заго- лакеемъ. Это можно объяснить воспитарецкіе, Хлестаковы, Тугоуховскіе и имъ по- ніемъ-дуракомъ отцомъ, какой-нибудь маизъ своей среды Чацкаго, съ которымъ у нихъ 500 рублей. Но въ этой Софьв есть канего съ ними. Общество всегда правее и мужчине, не обольстясь ни богатствомъ, ни дуальность только до той степени и дайстви- напротивъ, ужъ слишкомъ по неразсчету; она

Олинъ Репетиловъ чего стоитъ! Это лино дъе близкіе и родственные Чанкому. Въ татипическое, созданное великимъ творцомъ!,. комъ случав, зачвиъ же онъ лезъ къ нимъ Чапкому не найлуть его кучера: онь за- и не искаль круга более по себе? Следодержань въ свияхъ и поневоль подслуши- вательно противоръче Чацкаго случайное. ваеть толки о своемъ сумасшествіи. Это его а не дъйствительное; не противорьчіе съ обизумляеть: онъ далекъ отъ мысли, что онъ ществомъ, а противорячие съ кружкомъ обсумасшелий. Вдругъ онъ слышитъ голосъ шества. Гль же туть идея? Основной идеей Софы, которая, надъ лъстницей, во второмъ художественнаго произведенія можеть быть этажь, со свычей въ рукахъ, вполголоса только такъ называемая на философскомъ зоветь Молчалина. Лакей приходить и до- языкв «конкретная» идея, т. е. такая идея, клалываеть о кареть, но Чанкій прогоняеть которая сама въ себв заключаеть и свое его и прячется за колонну. Лиза стучится развитіе, и свою причину, и свое оправлавъ пверь къ Молчалину и вызываетъ его; ніе, и которая только одна можеть стать раз-Молчалинъ выходитъ и по своему любезни- умнымъ явленіемъ, параллельнымъ своему чаетъ съ Лизою, не полозръвая, что Софья ліалектическому развитію. Очевилно, что все видитъ и слышитъ. Онъ говорить откры- идея Грибовдова была сбивчива и не ясна самому ему, а потому и осуществилась ка-Софья является, подлецъ падаетъ ей въ кимъ-то недоноскомъ. И потомъ: что за глуноги и валяется у ней въ ногахъ. Софья бокій человькъ Чацкій? Это просто крикунъ. приказываеть ему встать, и чтобы заря не фразёрь, идеальный шуть, на каждомъ шазастала его въ дом'є; иначе она все разска- гу профанирующій все святое, о которомъ жетъ отцу. Она заключаетъ изъявленіемъ говоритъ. Неужели войти въ общество и нарадости, что сама все узнала, и что не бы- чать всехъ ругать въ глаза дураками и сколо туть свидьтелей, полобно тому какь быль тами значить быть глубокимь челов вкомь? / Чацкій во время ея давишняго обморока. Что бы вы сказали о челов'вк'в, который, «Онъздёсь, притворщица!» кричить Чацкій, войдя въ кабакъ, сталъ бы съ одушевленіемъ и жаромъ доказывать пьянымъ мужи-Скажите, Бога ради, какой бы порядоч- камъ, что есть наслаждение выше вина ный, по крайней мъръ не сумасшедшій чело- есть слава, любовь, наука, поэзія, Шиллеръ въкъ, на мъсть Чацкаго, не удалился тихонь- и Жанъ-Поль Рихтеръ?.. Это новый Донъко, узнавъ горькую истину?.. Но ему надо бы- Кихотъ, мальчикъ на палочкъ верхомъ, коло произвести трагическій эффекть, а вышла торый воображаеть, что сидить на лошади... преуморительная комическая сцена, гдв са- Глубоко верно оцениль эту комедію кто-то, мое смашное лицо - Чацкій... Натъ, не то: сказавши, что это горе, - только не отъ ума, ему надо было еще прочесть насколько про- а отъ умничанья Искусство можеть избрать пов'єдей... Безъ этого комедія по крайней своимъ предметомъ и такого челов'єка, какъ мъръ кончилась бы на мъсть, а туть она Чацкій, но тогда изображеніе долженствоеще тянется, Богъ знаетъ для чего. Оконча- вало бъ быть объективнымъ, а Чацкій-линіе изв'єстно, и мы не будемъ о немъ го- цомъ комическимъ; но мы ясно видимъ, что поэть не шутя хотвль изобразить въ Чац-Итакъ въ комедіи нётъ цёлаго, потому комъ идеалъ глубокаго человека въ протичто нётъ идеи. Намъ скажутъ, что идея, воречіи съ обществомъ, и вышло Богъ

умнаго и глубокаго человъка съ обществомъ, Когда въ произведении искусства нътъ среди котораго онъ живетъ. Позвольте: что основной идеи-то и характеры дъйствуюэто за новый Анахарсисъ, побывавшій въ щихълицъ не могутъ быть в'врны, по край-Авинахъ и возвратившійся къ скивамъ?... ней мѣрѣ всѣ. Что такое Софья? Свѣтская добные? Если такъ, они правы, изгнавши дамой, допустившей себя переманить за лишнихъ нътъ ничего общаго, равно какъ и у кая-то энергія характера: она отдала себя выше частнаго человъка, и частная индиви- знатностью его, - словомъ, не по разсчету, а тельность, а не призракъ, до какой она вы- не дорожитъ ни чьимъ мивніемъ, и когда ражаеть собой общество. Нъть, эти люди узнала, что такое Молчалинъ, съ презръне были представителями русскаго общества, ніемъ отвергаеть его, велить завтра же оста-🛪 только представителями одной стороны его, вить домъ, грозя, въ противномъ случач, все следственно были другіе круги общества, бо- открыть отцу. Но какъ она прежде не ви-

лала, что такое Модчалинъ? -- Тутъ противоръчіе, котораго нельзя объяснить изъ ея лица, а всъ другія объясненія не могуть, какъ внешнія и произвольныя, иметь места при разсматриваніи созданнаго поэтомъ характера. И потому Софья не действительное лицо, а призракъ.

Кромѣ Чацкаго, ни на что непохожаго, всв прочія липа живы и двиствительны; но и они частенько измёняють себъ, говоря противъ себя эпиграммы на общество.

Фамусовъ липо-типическое, хуложественно созданное. Онъ весь высказывается въ фія та же. Знатность вследствіе чиновъ и сторон'в своего общества, что считаеть за грехъ денегь — воть его идеаль жизни. Чтобы не отъ другого услышать противъ него выходку; очень уважаетъ родство-

Сыщу ее на див морскомъ. Пои мив служащие чужие ръдки: Все больше сестрины, свояченицы дътки. Одинъ Молчалинъ мнѣ не свой, И то за тъмъ, что дъловой. Какъ будешь представлять къ крестишку иль мъстечку. Ну, какъ не порадъть родному человъчку?

Но нигдъ не высказывается онъ такъ ръзко и такъ полно, какъ въ концѣ комедіи: онъ узнаетъ, что дочь его въ связи съ молодымъ человекомъ, что ея, следовательно и его, доброе имя опозорено, не говоря уже о тяжелой, жгучей душу мысли быть отцомъ такой дочери--и что жъ? ничего этого и въ голову не приходить ему, потому что ни въ чемъ этомъ онъ не видить существеннаго: онъ весь жилъ и живетъ вив себя; его Богъ, его совъсть, его религія — мивніе свъта, и онъ восклицаетъ въ отчаяныи:

Моя судьба еще ли не плачевна: Ахъ, Коже мой! что станетъ говорить Княгиня Марья Алексъвна.

Но этотъ Фамусовъ, столь върный самому себъ въ каждомъ словъ, измъняетъ иногда себъ цълыми ръчами.

Беремъ же побродягъ и въ домъ, и по билетамъ, Чтобъ нашихъ дочерей всему учить-всему: И тандамъ, и пенью, и нежностямъ, и вздохамъ. Какъ будто въ жены ихъ готовимъ скоморохамъ.

Это говорить не Фамусовъ, а Чацкій устами Фамусова, и это не монологъ, а эпиграмма на общество.

Кто хочеть къ намъ пожаловать - изволь, Дверь отперта для званыхъ и незваныхъ, Особенно изъ иностранныхъ: Хоть честный человакъ, хоть натъ, Для насъ равнеховько, про встхъ готовъ объдъ.

А наши старички, какъ ихъ возьметь задоръ,

Засудять о делахъ, что слово - приговоръ! Въдь столбовые всъ, въ усъ пикому не дуютъ, И о правительствъ иной разътакъ толкують, Что если-бъ кто подслушалъ ихъ-бъда! Не то, чтобъ новизны вводили-никогла! Спаси ихъ Боже! нътъ! а придерутся

Къ тому, къ сему, а чаше ни къ чему. Поспорять, пошумять, и... разойдутся.

А лочки? Французскіе романсы вамъ поютъ И верхнія выводять нотки; Къ военнымъ людямъ такъ и льнутъ, А потому что патріотки!

Нужно ли доказывать, что Фамусовъ сликаждомъ своемъ словъ. Это гоголевскій го- шкомъ глупъ для такихъ язвительныхъ эпиродничій этого круга общества. Его филосо- граммъ и такъ добродушно преданъ пошлой накопилось у него много дель, у него обы- что наконець все это Фамусовь говорить не отъ чай: «подписано, такъ съ плечъ долой». Онъ себя, а по приказу автора?.. Мало этого, самъ Скалозубъ острить, да еще какъ!-точь въ Я передъ родней, гдъ встрътится, ползкомъ, точь, какъ Чацкій. Не върите, такъ прочтите:

> Позвольте, разскажу вамъ вфсть: Княгиня Ласова какая-то здъсь есть Натадинца вдова, но нтт примтровъ. Чтобъ вздило съ ней много кавалеровъ-На-дняхъ расшиблась въ пухъ: Жокей не поддержаль — считаль онь видно мухъ. И безъ того она, какъ слышно, неуклюжа; Теперь ребра не достаетъ, Такъ для поддержки ищегъ мужа.

Каковъ Скалозубъ! чвит хуже Чацкаго?. Впрочемъ Лиза не безъ основанія такъ остроумно, такой эпиграммой, замътила о немъ:

Шутить и онъ гораздъ-въдь нынче кто не шутитъ.

Но нигдъ субъективность автора не проявилась такъ резко, такъ странно и такъ во вредъ комедін, какъ въ очеркѣ характера Молчалина, который онъ заставляеть делать самого же Молчалина:

Мит завъщаль отець, Во-первыхъ, угождать всёмъ людямъ безъ изъятья: Хозянну, гдф доведется жить; Слугъ его, который чистить платья, Швейцару, дворнику-для избъжанья зла, Собакъ дворника, чтобъ ласкова была!

А Лиза отвѣчаетъ ему на эту оригинальную выходку эпиграммой, которая сдёлала бы честь остроумію самого Чацкаго:

Сказать, сударь, у васъ огромная опека!

Скажите, Бога ради, станеть ли какой-нибудь подлецъ называть себя при другихъ подлецомъ? — Вѣдь Молчалинъ глупъ, когда дело идеть о чести, благородстве, науке, поэзіи и подобныхъ высокихъ предметахъ; но онъ уменъ, какъ дъяволъ, когда дело идетъ о его личныхъ выгодахъ. Онъ живетъ въдомъ знатнаго барина, допущенъ въ его свътскій кругъ и совсѣмъ не болтливъ, но очень

хвастаясь своей подлостью?..

Но если вычеркнуть мъста изъ монологовъ, то рожъ, подверженныхъ оплеухамъ, гль льйствующія лица проговариваются изъ бя, а для завязки комедін, какъ начто внаш- золотыми украшеніями, дивной выражение мыслей и чувствъ своего автора, «Ревизора». хотя и не кстати, странно и дико вившавбранять Чацкаго, понимая ложность его какъ объективнаго созерцанія жизни, въ которой и всв наизусть знають его монологи, его явился бы художникомь и заввщаль бы порфчи, обративнияся въ пословицы, поговор- томству не лирические порывы своей субъки, приміненія, эпиграфы, въ афоризмы ективности, а стройныя созданія, объективжитейской мудрости. Есть дюди, которыхъ ныя воспроизведенія явленій жизни. Почему разстроенныя или отъ природы слабыя голо- Грибовдовъ не написаль ничего послв «Горя

модчаливъ: такъ кстати ли ему подавать речія, — и которые поэтому или ло небесъ оружіе на себя горничной, такъ простодушно превозносять комедію Грибовдова, или считають ее голной только для защиты какихъ-

Выведемъ окончательный результать изъ угожденія автору, противъ себя-это будуть всего сказаннаго нами о «Горь оть Ума». за исключеніемъ Софыя, лица типическія, ха- какъ оцінку этого произведенія. «Горе отъ рактеры художественно-созданные, хотя и Ума» не есть комедія, по отсутствію или не составляющие комедіи своими взаимными дучше сказать, по ложности своей основной отношеніями: —не говоримъ уже о Репети- иден; не есть художественное созданіе, по ловъ, этомъ въчномъ прототинъ, котораго соб- отсутствио самонъльности, а слъдовательно и ственное имя следалось нарипательнымь, и объективности, составляющей необходимое который обличаеть въ автор'в исполинскую условіе творчества. «Горе отъ Ума» — сатира. силу таланта. Вообще «Горе отъ Ума» не а не комедія: сатира же не можеть быть хукомелія, въ смысл'є и значеніи художествен- дожественнымъ произведеніемъ. И въ этомъ наго созданія, півлаго, единаго, особнаго и отношеніи «Горе отъ Ума» находится въ незамкнутаго въ себъ міра, въ которомъ все измъримомъ, безконечномъ разстояніи ниже выхолить изъ одного источника — основной «Ревизора», какъ вполив художественнаго илен, и все туда же возвращается, въ кото- созданія, вподнѣ удовлетворяющаго высшимъ ромь поэтому каждое слово необходимо, не- требованіяхь искусства и основнымь филоизмѣнимо и незамѣнимо, въ которомъ все софскимъ законамъ творчества. Но «Горе превосходно и ничего нътъ слабаго, лишня- отъ Ума» есть въ высшей степени поэтичего, ненужнаго, - словомъ, въ которомъ натъ ское создание, рядъ отдальныхъ картинъ и достоинствъ и недостатковъ, но одни досто- самобытныхъ характеровъ, безъ отношенія инства. Художественное произведение есть къ цълому, художественно нарисованныхъ само-себъ цъль и внъ себя не имъетъ цъли, кистью широкой, мастерской, рукой твердой, а авторъ «Горя отъ Ума» ясно имътъ внъш- которая если и дрожала, то не отъ слабости, нюю ціль — осмівть современное общество а оть кипучаго, благороднаго негодованія, въ злой сатиръ, и комедію избралъ для этого съкоторымъ молодая душа еще не въ силахъ средствомъ. Оттого-то и ея дъйствующія ли- была совладать. Въ этомъ отношеніи «Горе па такъ явно и такъ часто проговариваются отъ Ума», въ его целомъ, есть какое-то уродпротивъ себя, говоря языкомъ автора, а не ливое зданіе, ничтожное по своему назнасвоимъ собственнымъ; оттого-то и любовь ченію, какъ напр. сарай, но зданіе, построен-Чацкаго такъ пошла, пбо она нужна не для се- ное изъ драгоценнаго паросскаго мрамора, съ нее для нея; оттого-то и самъ Чацкій - какой- изящными колоннами. И въ этомъ отношето образь безъ лица, призракъ, фантомъ, ніи «Горе отъ Ума» стоить на такомъ же что-то небывалое и неестественное. Но какъ неизмъримомъ и безконечномъ пространствъ не художественно-созданное лицо комедін, а выше комедій Фонвизина, какъ и неже

Грибовдовъ принадлежитъ къ самымъ мошееся въ комедію, самъ Чацкій представляет- гучимъ проявленіямъ русскаго духа. Въ ся уже съ другой точки зрънія. У него мно- «Горь отъ Ума» онъ является еще пылкимъ го смішных и ложных понятій, но всі они юношей, но обіщающим в сильное п глубокое выходять изъ благороднаго начала, изъбью- мужество, -- младенцемъ, но младенцемъ, защаго горячимъ ключомъ источника жизни. душающимъ еще въ колыбели огромныхъ Его остроуміе вытекаеть изъ благороднаго и зм'єй, —младенцемъ, изъ котораго долженъ энергическаго негодованія противъ того, что явиться дивный Ираклъ. Разумный опытъ онь, справедливо или ошибочно, почитаеть жизни и благодьтельная сила льть уравнодурнымъ и унижающимъ человъческое до- въсили бы волнованія кипучей натуры, постоинство, — и потому его остроуміе такъ гасъ бы ея огонь и исчезло бы его пламя, колко, сильно и выражается не въ каламбу- а осталась бы теплота и свъть, взоръ прорахъ, а въ сарказмахъ. И вотъ почему всъ яснился бы и возвысился до спокойнаго и поэтическаго созданія, какъ лица комедін— все необходимо и все разуино, — и тогда поэтъ вы не въ силахъ переварить этого противо- отъ Ума», хотя публика уже и вправъ быложественныхъ? -- это такой вопросъ, раше - великое своими частностями. нія котораго стадо бы на огромную статью, Теперь нам'ь сл'ядовало бы сказать чточто «Горе отъ Ума» есть произведение та- стать н заключимъ ее ими: ланта могучаго, драгоцвиный перлъ русской литературы, хотя и не представляющее комелію въ хуложественномъ значеніи этого

ла ожилать отъ него созданій зрілыхъ и xv- слова.—произведеніе, слабое въ підомъ, по

и который все бы не рёшился. Можеть быть нибудь о предисловін, приложенном къ изслужба, которой онъ быль преданъ не какъ- данію «Горя отъ Ума», написанномъ его изданибудь, не мимоходомъ, а дъйствительно, всту- телемъ и занимающемъ ровно сто страницъ. пила въ соперничество съ поэтическимъ при- Въ немъ содержится біографія Грибо влова званіемъ; а можеть быть и то, что въ душь и критическая оцвика «Горе отъ Ума». Что Грибовдова уже зрвли гигантские зародыши сказать объ этомъ предисловия?-Оно напиновыхъ созданій, которыя осуществить не сано умнымъ литераторомъ, и написано живо. допустила его ранняя смерть. Кто въ немъ прекраснымъ языкомъ. Что же касается по олержаль бы побълу — линдомать или ху- взгляда на искусство, а вследствіе этого и дожникъ — это могла решить только жизнь на произведение Грибовдова, — это суждение Грибовдова, но не могутъ решить никакія въ духі французской критики и «Московумозрвнія, и потому предоставляемь різшеніе скаго Телеграфа». Авторь предисловія правъ этого вопроса мастерамъ и охотникамъ вы- съ своей точки зрвнія, и мы спорить съ нимъ лавать пустыя гаданія фантазіи за дъйстви- не будемь, а только повторимъ стихи Грительные выводы ума: сами повторимъ только, бовдова, взятые нами эпиграфомъ къ нашей

> Какъ посмотръть да посравнить Въкъ нынъщній и въкъ минувшій: Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ.

## Полное собраніе сочиненій А. Марлинскаго.

Санктиетербургъ. 1838-1839. Двънадцать частей.

Давно уже критика сделалась потребностью Прежде всего подъ «литературой» разуметвиться въ значеніи слова «литература». въ литературѣ математики, естествознанія,

нашей публики. Ни одинъ журналъ или га- ся письменность народа, весь кругъ его умзета не можетъ существовать безъ отдела ственной деятельности отъ народной песни, критики и библіографіи; эти страницы раз- перваго младенческаго лепета поэзіи, до хуръзываются и пробъгаются нетерпъливыми дожественныхъ созданій — этихъ зрълыхъ читателями даже прежде повъстей, безъ ко- плодовъ творчества, достигшаго полнаго своторыхъ никакое періодическое изданіе не мо- его развитія; отъ глубокаго ученаго сочинежеть держаться и при самой критикв. Что нія до легкой газетной статьи или брошюрки означаеть это явленіе? Отвічаемь утверди- объ устройствів овиновь или объ истребленіи тельно: оно есть живое свид'ьтельство, что въ таракановъ. Потомъ подъ «литературой» нашей литературь настаеть эпоха сознанія, разумьють собственно поэтическія произве-«Но, -скажуть намь, -предметь сознанія денія, наконець-все легкое, служащее къ есть явленіе, и потому всякое явленіе пред- забавѣ и развлеченію и доступное даже прошествуетъ сознанію, а всякое сознаніе есть, фанамъ въ наукѣ и искусствѣ. Но во всятакъ сказать, слѣдствіе явленія; что же мы комъ случаѣ и во всѣхъ этихъ значеніяхъ будемъ сознавать? Неужели наша литература литература есть сознаніе народа, цвёть и такъ богата, что мы уже доходимъ до необ- плодъ его духовной жизни. Теперь спращиходимости перечитать, перем'єтить и перец'є- вается: подходить ли русская литература нить ея сокровища? Неужели мы столько на- подъ всё эти опредёленія, и подъ котороесладились ея избытками, что для насъ насту- нибудь изъ нихъ исключительно? — Отвъпаетъ уже время другого наслажденія? - со- чаемъ-да, за исключеніемъ впрочемъ стознанія перваго наслажденія? И когда же роны собственно-ученой. Россія еще не усиъуспала совершить свой кругь эта юная ли- ла обнаружить самостоятельной даятельности тература, которая еще только въ недавно на поприще науки, но обнаруживаетъ только прошедшемъ 1839 году перестучила за сто- живое стремленіе къ знанію и живую понятльтіе своей жизни?» Чтобы отвъчать на та- ливость ученика. Однакожь и здёсь найдется кое возраженіе, должно предварительно усло- нёсколько блестящихъ исключеній, особенно

путеществій, гордящейся не однимъ блестя- очистился эстетическій вкусь публики: а для шимъ русскимъ именемъ. Итакъ, понятно, этого надо, чтобы пошлыя и торговыя мнъчто наша ученая дъятельность могла поло- нія объ искусствъ замънились «мыслями» жительно проявляться только въ знаніяхъ точ- объ искусстві, чтобы литературные промышныхъ, а не въ умозрительныхъ: первыя во ленники, объясняющие законы искусства всякое время имъютъ свою безотносительную своей благонамъренностью и усердіемъ къ истину; вторыя же Россія застала въ эпоху пользі «почтеннійшей» публики, уступили усиленнаго и быстраго движенія, когда они місто тімь, которые говорять объ искусвъ одно десятильте переживали стольтія, ствъ потому, что любять и понимають его; Укажемъ только на теорію искусства: до чтобы устарівнія иден заклеймились нечатью двадцатыхъ годовъ въ нашей литературъ общаго отвержения, а отсталые враги всего, нарствоваль французскій классипизмь, а съ въ чемъ есть жизнь, движеніе, сила и достоэтого времени одни заговорили о трактат инство, потеряли всякое вліяніе даже надъ Канта «о высокомъ и прекрасномъ», другіе— чернью общества, на которую одну опирается о братьяхъ Шлегеляхъ, объ Аств, а нъкото- теперь ихъ шаткій авторитетъ. Это можетъ рые и о Шеллингь; но, говоря о нихъ, они не сделать только критика при посредстве журпонимали другь друга, ни даже самихъ себя; нала, основаннаго съ чисто-литературной и ихъ-неприготовленныхъ, застигъ сильный ученой, а не торговой цълью, и поддержиперевороть въ идеяхъ, развившихся въ Гер- ваемаго участіемъ людей благородномысляманіи исторически, а къ намъ перешедшихъ щихъ и даровитыхъ, а не литературныхъ въ какомъ-то пестромъ безпорядкъ. И пото- спекулянтовъ, во всю жизнь подвизавшихся му эти господа не знали, на чемъ остано- на заднемъ двор'в литературы и на кредитъ виться, на что опереться, что принять за пользующихся изв'єстностью «отлично умныхъ основное и непреходящее, ибо что вчера счи- людей» и «отличний шихъ сочинителей». талось утвержденнымъ п новымъ, то завтра Тогда можно будетъ подумать и о наукообъявлялось у нихъ опровергнутымъ и уста- образномъ сознанін законовъ искусства. равшимъ. И до сихъ поръеще относительно теоріи искусства царствуєть въ нашей ли- историческая литература. Карамзинъ быль тературі какой-то хаось; одни требують кри- полнымъ выраженіемъ установившихся и тики, основанной на разумныхъ и, такъ вполнь опредълвшихся идей своего времени, сказать, апріорныхъ началахъ искусства, и потому его «Исторія Государства Россійвъ ихъ современномъ состоянія; другіе, скаго» есть твореніе зрёлое, монументь прочсознавъ свое безсиліе достигнуть въ этомъ ный и великій, хотя и начатый скромно, стремленіи какихъ-нибудь положительныхъ безъ криковъ, безъ униженія своихъ предрезультатовъ, снова обратились къ про- шественниковъ, даже безъ штукмейстерскаго извольной французской эстетик и, съ грф- объявленія о подписк в. Такъ какъ твореніе хомъ пополамъ, перебиваются старой рух- Карамзина было плодомъ глубокаго изученія лядью, которую некогда сами рвали и истре- историческихъ источниковъ, основательнаго бляли во имя новаго, плохо ими понятаго, и отличнаго по тому времени образованія,-Les beaux ésprits se rencontrent, — и потому твореніе таланта великаго, труда добросоэти последние подали руку темъ самымъ, ко- вестнаго и безкорыстнаго, совершавшагося въ торыхъ некогда уличали для обнаружения священной тишине кабинета, далекаго отъ истины, -тымъ самымъ, которые требуютъ всыхъ литературныхъ рынковъ, на которыхъ исключительнаго господства своихъ бъднень- издаются пышныя программы и забираются кихъ мижній, совершенно чуждыхъ искус- съ довжрчивой публики деньги на ненапиству, но вдвойнъ для нихъ пріятныхъ и вы- санныя сочиненія во многихъ томахъ, то годныхъ-какъ потому, что эти «мнънія» по «Исторія Государства Россійскаго» съ кажплечу ихъ ограниченности и удерживають за дымъ томомъ являлась созданіемъ болье зрыними вліяніе надъ толпой, такъ и потому, лымъ, больеглубокимъ, болье великимъ, и если что эти «мевнія» доставляють имъ насчеть остается не оконченной, то единственно по притолны существенную пользу. И вотъ прими- чинъ смерти своего благороднаго творца, а не рившіеся, соединившіеся и понявшіе другь потому, чтобы у него не стало силь на исподруга новые друзья, застигнутые врасплохъ линскій подвигъ, или чтобы имъ впередъ потокомъ новыхъ идей, хотятъ непонятное взяты были деньги съ подписчиковъ, придля ихъ ограниченности выставить за непо- влеченныхъ программою. Но послъ Карамнятное для всехъ, выдавая его за искажение зина что явилось сколько-нибудь примечаязыка, которому они будто бы оказали вели- тельнаго въ нашей исторической литературь? кія, хотя и никому неизвістныя услуги. Какъ Развіз какая-нибудь пышная программа о же туть явиться какому-нибудь ученому со- подпискт на какую-нибудь небывалую источиненію по части теоріи искусства?—Надо, рію въ восемнадцати томахъ?... Или, вмісто

То же зрълище представляеть и наша чтобы сперва установилось брожение идей и этихъ восемнадцати, семь томовъ «высшихъ

ваглядовъ», паложенныхъ дурнымъ языкомъ блестящій кругъ развитія, пока наука едва и высокопарными фразами безъ всякаго со- успъла сдѣлать только нѣсколько неровныхъ держанія— однимъ словомъ, бездарная и порывовъ къ движенію... часто безграмотная перефразировка вели- Да, мы уже им'вемъ поэзію, которою см'вло каго труда Карамзина, нещадно разруган- можемъ соперничествовать съ поэзіей вськъ наго, при этой върной оказін, въ выноскахъ, народовъ Европы. «Но возможно ли» возразанимающихъ половину каждой страницы?... зятъ намъ, «чтобы въ какія-нибудь сто л'ятъ Конечно были другія попытки, бол'ве благо- наша поэзія могла стать на такую неизм'яродныя п болье удачныя, но въ меньшемъ римую высоту?»—Прежде нежели отвътимъ размъръ, и нисколько не приближающіяся ни на этоть вопрось, попросимь тъхъ, кому своимъ назначениемъ, ни своимъ достоин- угодно будеть его сдедать, ответить намъ на ствомъ къ безсмертному творению Карамзина. нашъ вопросъ: какимъ образомъ въ продол-А между тымь великій трудь Карамзина, женіе едва ли не полутораста лыть наше какъ и всякій великій трудь, отнюдь не от- отечество изъ государства, едва извъстнаго рицаеть ни необходимости, ни возможности въ Европъ, тъснимаго и раздираемаго и другого великаго труда въ этомъ родъ, ко- крымцами, и поляками, и шведами, сдълаторый такъ же бы удовлетвориль своему вре- лось могущественнайшей монархіей въ міра, мени, какъ его трудъ своему. Но этотъ но- приняло въ свою исполинскую корпорацію и вый трудь булеть возможень тогда только, отторгнугую оть нея родную ей Малороссію, когда новыя историческія идеи перестануть и враждебный Крымъ, и родственную Бѣлобыть мифніями и взглядами, хотя бы и «выс-руссію, и прибалтійскія шведскія области шими», сділаются наукообразнымъ созна- и отодвинуло свое владычество за древній ніемъ исторіи какъ науки—словомъ— фило- Араратъ? Какимъ образомъ въ столь коротсофіей исторіи...

кое время, не имън печатнаго букваря, прі-Не такова была судьба нашей поэзін, по- обр'яло оно себ'я литературу, усп'яло перем'ятому что и везди не такова судьба поэзін, нить даже азіатскіе нравы на европейскіе, Наука есть плодъ умственнаго развитія на- такъ что о временахъ Митрофанушекъ и рода, плодъ его цивилизаціи, результать со- Скотининых в вспоминаеть теперь, какъ о знательных усилій со стороны людей, кото- чемъ-то бывшемъ тысячу леть тому назадь?... торые ей посвящають себя: тогда какъ поэзія Мы думаемь, что причина этого дивнаго есть прямое, непосредственное сознаніе на- явленія заключается въ глубин в и могущерода. У народа нетъ еще письма, нетъ даже стве духа народа, въ сокровенномъ источслова для выраженія иден искусства, но есть никт его внутренней жизни, который горяуже искусство — народная поэзія. И даже чимъ ключомъ бьеть во вижшиость. Для духа тогда, какъ народъ уже вышелъ изъ состоя- нътъ условій времени, когда настанетъ минія безсознательности, и поэзія его изъ не- нута его пробужденія. Это доказываеть и посредственной или народной сдълалась ху- богатая германская литература (мы разумьдожественной или общей, міровой въ самой емъ особенно-изящную), которая началась своей національности, — и тогда ся ходъ не- почти вм'єсть съ нашей и еще такъ недавно зависимъ отъ хода науки. Такъ поэзія ан- утратила своего полнаго и великаго предстагличанъ, народа положительнаго и эмпири- вителя - Гёте. Французская же литература, ческаго по своему національному духу, со- въ XVII стольтіи отпраздновавшая свой вершенно чуждаго философіи (какъ безуслов- первый золотой вѣкъ, представителями конаго знанія), —поэзія англичанъ не видитъ тораго были Корнель, Расинъ и Мольеръ, равной себъ ни у одного изъ новъйшихъ на- въ XVIII--свой второй въкъ, представитеродовъ, даже у самыхъ нъмцевъ, и по праву лемъ котораго былъ Вольтеръ съ энцикломожеть стать на ряду, какъ равная съ рав- педическимъ причетомъ, а въ XIX — свой ной, съ поззіей древнихъ грековъ. Въ Гре- третій вікъ, романтическій - теперь отъ неціи Платонъ явился тогда, какъ уже Гомеръ чего делать поетъ вечную память всемъ давно сделался мионческимъ лицомъ, и когда тремъ своимъ золотымъ векамъ, какъ-то несамая драматическая поэзія совершила уже взначай разсмотравь, что вст они были не полный свой кругъ; Шексииръ явился въ настоящаго, а сусальнаго золота... Следова-Англіи, не дожидаясь Шеллинговъ и Гегелей. тельно вопросъ не во времени нашей поэ-Самая германская поэзія, пдущая объ руку зіп, а въ ся дъйствительности. Здёсь мы не съ философіей, выигрывая оттого въ содер- войдемъни въ подробности, ни въ объясненія, жаніи, часто теряеть въ формі, превращаясь ни въ доказательства, которыя отвлекли бы въ какое-то поэтическое развитіе философ- насъ только отъ предмета статьи, и прямо скихъ идей и впадая въ символистику и выговоримъ наше убъждение, предоставляя аллегорику. Вследствіе этой-то общей неза- себів вы будущемы оправдать его действивисимости творчества отъ науки и наша тельность критикой. Наша народная или непоэзія усикла совершить такой великій и посредственная поэзія не уступить въ божлеть трудолюбивыхъ деятелей, которые со- театръ, и все это начинаетъ включать въ чибрали бы ея сокровища, таящіяся въ памяти сло своихъ забавъ. народа. Не говоря уже о пъсняхъ, одинъ сборникъ народныхъ рапсодій, изв'єстныхъ подъ именемъ «Древнихъ стихотвореній, собранныхъ Киршею Ланиловымъ», есть живое свильтельство обильной творческой про- растолковываеть, что такое «героическая изводительности, которой одарена наша на- поэма». Общество благоговъетъ перелъ Лородная фантазія. Между тэмъ наша худо моносовымъ, но больше читаетъ Сумарокова и жественная поэзія въ созданіяхъ Пушкина Хераскова: они понятиве для него, болве по стада наряду съ поэзіей всёхъ вёковъ и на- плечу ему. Является Державинъ, и всё прироловъ. Историческое ея развитіе блестить знають его первымъ и величайшимъ русвеликими именами мощнаго Державина, на- скимъ поэтомъ, не переставаявирочемъвосхироднаго Крылова, романтическаго Жуковска- щаться и Сумароковымъ, и Херасковымъ, и го, пластического Батюшкова, юморического Петровымъ. Но у общества есть уже насчеть Грибовдова, безсмертнаго переводчика «Илі- Державина какая-то задушевная мысль, есть ады» Гомера-Гивдича. Такъ какъ литера- къ нему какое-то особенное чувство, кототура не есть явленіе случайное, по вышед- рое часто находится въ прямой противопошее изъ необходимыхъ внутреннихъ причинъ, ложности съ сознаніемъ: Херасковъ напито она и должна развиться исторически, какъ салъ двъ пребольшущія «героическія піимы» ньчто живое и органическое, непонятное въ (родъ, считавшійся вънцомъ поэзіи), слъдсвоихъ частностяхъ, но понятное только въ ственно Херасковъ выше Державина, пишупроцессовъ: съ этой точки зрвнія не только имени Державина ввяло какимъ-то особеннинъ. Богдановичъ и пр. -- Объяснимся.

гатству ни одному народу въ міру и только трагедія, комедія, слезная драма, что такое

Херасковъ - нашъ Гомеръ, воспѣвшій древ-Россін торжество, паленіе Казани,—

хронологической полноть и цълости своихъ щаго небольшія пьесы; но со всьмъ тымь отъ важны въ исторіи нашей поэзіи имена та- нымъ и таинственнымъ значеніемъ. Въ дракихъ болье или менье блестящихъ и силь- матической поэзіи Княжнинъ довершаеть ныхъ талантовъ, каковы – Ломоносовъ, Фон- дело Сумарокова и приготовляетъ обществу визинъ, Хемницеръ, Капнистъ, Карамзинъ Озерова. Первые два холодно удивляли обще-(какъ стихотворецъ и романистъ), Мерзля- ство, — Озеровъ трогалъ и заставлялъего плаковъ, Озеровъ, Дмитріевъ, кн. Вязямскій, кать сладкими слезами эстетическаго востор-Глинка (Ө. Н.), Хомяковъ, Баратынскій, Язы- га и умиленія, — и потому въ немъ думали ковъ, Давыдовъ (Денисъ), Дельвигъ, Поле- видъть великаго генія, а въ его сантименжаевъ, Козловъ, Вронченко, Кольцовъ, На- тально-риторическихътрагедіяхъ-торжество ръжный. Загоскинъ, Даль (казакъ Луганскій), поэзіи. Явился Жуковскій: одни видёли въ Основьяненко, Александровъ (Дурова), Вельте его поэзій новый міръ-и жизнь души и сердманъ, Лажечниковъ, Павловъ (Н. Ф.), кн. ца, и таинство поэзіи; другіе-талантливаго Одоевскій и другіе, но даже и ошибавшихся стихотворца, увлекающагося подражаніемъ въ своемъ призвании тружениковъ, каковы: уродливымъ образцамъ эстетическаго без-Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Княж- вкусія немцевъ и англичанъ. Батюшковъ больше Жуковскаго по илечу, потому что Разсматривая литературу какого бы то ни называль себя классикомъ и подражаль вебыло народа, невозможно отделить ея раз- ликимъ и малымъ писателямъ французской витіе отъ развитія общества. Это особенно литературы. Но молодое покольніе не видолжно относиться къ русской литературф, дало, но чувствовало въ немъ, какъ и въ если вспомнимъ, что она явилась у насъ Жуковскомъ, уже нѣчто другое: именно навследствіе нашего сближенія съ Европою, мекъ на истинную поэзію. Время невидимо какъ нововведение. Поэтому мало было того, работало. Старики уже начинали надовдать. чтобы явился поэтъ: сперва нужно, чтобъ Мерзляковъ нанесъ первый ударъ Хераскобыло для кого явиться ему, чтобъ были лю- ву, и хотя онъ же восхищался Сумарокоди, которые уже слышали и кое-какъ пони- вымъ, но этого піиту уже давно не читали, мали, что за человѣкъ—поэтъ. И вотъ являет- а развѣ только подсмѣивались надъ нимъ. ся какой-нибудь «профессоръ элоквенціи, а Тёмъ не менёе такіе люди, какъ Сумаронаиначе хитростей пінтическихъ», Василій ковъ, Херасковъ и Петровъ, достойны ува-Кирилловичъ Тредьяковскій, и пишетъ піимы жительнаго вниманія и даже изученія, какъ и разныя стихословныя штуки: его понима- лица историческія. Если они не имфли ни ють, онъ нравится, и многіе уже им'єють искры положительнаго таланта поэзіи, они идею «пінты». Потомъ является Александръ имфли несомнѣнное дарованіе версификато-Петровичъ Сумароковъ, россійскій Расинъ, ровъ, достоинство, теперь ничтожное, но Лафонтенъ, Мольеръ и Вольтеръ:--и обще- тогда очень важное. Образованіемъ своимъ ство узнаетъ, что такое ода, элегія, эклога, они были несравненно выше своихъ современниковъ и показали имъ новыя умствен- скихъ, этотъ-людей; тв почитали для себя ныя области. Нёть успёха, который быль бы за унижене говорить живымъ языкомъ и понезаслуженнымь; ньть авторитета, который ставдяли себь за честь выражатьси языкомь бы не основывался на силь; а эти люди пользо- школьнымъ, этотъ силился подслушать живались удивленіемъ, восторгомъ и поклоне- вую общественную річь и во имя ея разніемъ отъ своихъ современниковъ и, хотя двинуть пределы литературнаго языка. Понедолго, даже и потомства. Ихъ читали и этому очень понятно, что тъхъ теперь никто перечитывали, ихъ называли образцами для не станеть читать, кромъ серьезно изучаюполражанія, законодателями вкуса, жрецами щихъ отечественную литературу, а Марлинизяпинаго. Но главная и дъйствительная за- скій еще долго будеть им'єть читателей и слуга ихъ состоить въ томъ, что они отри- почитателей, цательно доказали положительную истину: черезъ нихъ понятъ былъ Державинъ такъ тературы было ознаменовано блестящимъ усже, какъ потомъ черезъ Лержавина были пехомъ. Въ немъ думали видъть Пушкина они поняты, хотя онъ оказаль имь этимъ и прозы. Его повесть стедадась самой належсовствить другого рода услугу, чтыть они ему. ной приманкой для подписчиковъ на жур-Они приготовили Державину читателей, пу- налы и для покупателей альманаховъ, и тольблику, которая безсознательно, но скоро по- ко одинь журналь, какь бы осужденный вая его съ ними, постепенно доходила до креснуть отъ помъщеннаго въ немъ «Фресознанія, что чёмъ бол'є онъ истинный поэтъ, гата Надежды»... Но когда появились въ «Тетемъ более они-лженоэты.

обходимы въ историческомъ развитіи литера- поэть, геній перваго разряда, и что нізть ему туры, какъ писатели, отрицательно действую- соперниковъ въ русской литература. Журщіе на сознаніе общества въ сферв положи- налисты громкими фразами подкрыпляли мизтельной истины. Много было въ ихъ время ніе толпы; но никому изъ нихъ не приходинапр. Станевичъ, Николаевъ, Сушковъ и отдельной статье, хотя они въ длинныхъ случайности, тогда какъ имена Сумарокова, гихъ писателяхъ и не столь по ихъ мивнію Хераскова, Петрова, Княжнина, Богдано- великихъ и важныхъ. Такая огромная славича навсегда останутся въ исторіи русской ва на кредить, такой громадный авторитеть литературы и будуть достойны уваженія и на честное слово не могли стоять твердо и изученія. Каждый изъ нихъ-лицо типиче- незыблимо. Часть публики явно отложилась ское, выражающее общую идею, подъ кото- отъ предмета общаго удивленія. Въ нѣкото-

въ выраженіи, искусственнымъ, а потому не- линскомъ высшую творческую силу всладлинскій явился на поприще литературы тімь ческаго чутья, за отсутствіемь чувства, дановичь и Княжнинь хлопотали изъ всёхъ языка, которыя породили неудачныхъ подрасиль, чтобы отдалиться отъ д'айствительно- жателей, искажающихъ русскій языкъ. Вирости и естественности въ изобрътении и сло- чемъ эти послъдние, не смотря на то, не рался приблизиться къ тому и другому. Тъ генія свои и чужія громкія фразы, тымь избрали для своихъ снотворныхъ пъснопъній болье, что онъ уже не можеть мъщать имъ

Появление Марлинскаго на поприше линяла, что онъ выше ихъ, а потомъ, сравни- злосчастной судьбой на паденіе, не могъ вослеграфъ» его «Искуситель» и «Аммалатъ-Ла, люди, подобные Сумарокову, Хераско- Бекъ», — слава его дошла до своего пес plus ву, Петрову, Княжнину, Богдановичу, не- ultra. Общій голось р'вшиль, что онь великій поэтовъ, написавшихъ целые томы, какъ до въ голову поговорить о Мардинскомъ въ подобные имъ: но ихъ имена забыты, какъ статьяхъ разсуждали вкось и вкривь о мнорую подходить целый рядь родовых вяленій. рых журналах в стали промелькивать фразы, Къ числу такихъ-то примъчательныхъ и то робкія, то ръзкія, то косвенныя, то пряважныхъ въ литературномъ развитіи отри- мыя, въ которыхъ выражалось то сомнініе пательныхъ деятелей принадлежить и Мар- въ геніальности Марлинскаго, то положилинскій. Его разница съ ними и его пре- тельное отрицаніе въ немъ всякаго таланта. восходство надъ ними, конечно, много со- Наконецъ дъло дошло до того, что тъ же састоить и въ степени дарованія, по которому мые, которые первые провозгласили его геего невозможно и сравнить съ ними, но ніемъ первой величины, начали въ неизб'яжмного заключается и въ чисто-вившнихъ ныхъ случаяхъ отзываться о немъ уже не причинахъ. Та были русские классики, отли- столько громко, даже нерашительно и какъ чавшеся отъ своихъ образцовъ-француз- можно короче, какъ будто мимоходомъ. Но п скихъ классиковъ, школьной тяжеловатостью те, которые поневоле должны видеть въ Марправильнымъ и дурнымъ языкомъ. -- Мар- ствіе обширности и глубокости своего эстетисамымъ, что называлось тогда романтикомъ. даже и они начинаютъ упрекать его въ из-Какъ Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Бог- лишней игривости и пѣнистой шипучести гь, такъ Марлинскій всьми сплами ста- перестають повторять въ похвалу отставного только героевъ историческихъ и минологиче- въ соытв ихъ товара, но еще можетъ служить

въ пользу своего образпа.

представляя право суда.

произведеніяхъ отечественной словесности. его девизъ» (стр. 203). Равнымъ образомъ не понимаемъ, почему Въ критической стать во «Клятв в при Гровъ это полное собрание не внесены истинно- бѣ Господнемъ», Марлинский является уже полемическія статьи Марлинскаго, разсіян- совсімь въ других отношеніях къ ея авныя по книжкамъ «Сына Отечества» двад- тору. Эта статья была написана въ 1833 гоками и которую намъ темъ пріятнее выста- нимаеть довольно поверхностно — съ те-

имъ орудіемъ для униженія истинныхъ вить на видъ. Въ своихъ по-голныхъ и полуталантовъ, «забавно пишущихъ и върно спи- годныхъ обозръніяхъ литературы, имъвшихъ сывающихъ съ натуры». Между темъ по- въ двадцатыхъ годахъ такой успехъ, Марпражатели Марлинскаго доходять до послед- линскій не отличается глубокимъ взглядомъ ней крайности, изображая дикимъ и наду- на искусство, не представляетъ о немъ ни тымъ языкомъ разныя сильныя ощущенія, п одной глубокой идеи, но почти везді обнаруткуъ самымъ уленяють вопросъ совскит не живаетъ эстетическое чувство и вкрный вкусъ человъка умнаго и образованнаго. Всв они Но это излишество похваль, это множество отличаются языкомъ по тому времени соверподражателей, самое излишество порицаній шенно новымъ, чуждымъ, большей частью, —все несомивно доказываеть, что Марлин- изысканности и вычурности, полнымъ жизни, скій — явленіе примічательное въ литерату- движенія, выразительности, оборотами норѣ, выходящее изъ колеи пошлой обыкно- выми и смѣлыми, игривыми, живописными, венности. Изъ этого противоръчія естествен- образными. Конечно въ этихъ «обозръніяхъ» но вытекаеть необходимость -- определить часто встречаются похвалы такимъ сочинезначеніе и цінность его, какъ писателя, ука- ніямъ и такимъ «сочнеителямъ», имена козать въ литературт его истинное мъсто. По- торыхъ теперь сдълались допотопными, искостараемся же рышить этотъ вопросъ, осно- паемыми рыдкостями; но вижсты сътымъ въ вываясь не на произволь личнаго «мевнія», нихъ встрычаются и чистыя отставки заржакоторое чаще всего бываеть личнымъ «пре- вѣвшимъ и заплесневѣвшимъзнаменитостямъ лубъжденіемъ», но оппраясь на здравый того времени и истинныя оптики старых и смыслъ и эстетическое чувство нашихъ чи- новыхъ талантовъ, особенно Державина, Жутателей и такимъ образомъ на себя, а имъ ковскаго и Пушкина. Надо знать и помнить критику того времени, чтобы оценить по-Марлинскій принадлежить къчислу тіхь добныя характеристики, въ которыхъ Марлитераторовъ, которые явились на литера- линскій изобразиль этихъ мощныхъ предстатурное поприще какъ враги классицизма и вителей нашей поэзіи. Вспомните привѣтпоборники романтизма. Вследствие этого онъ ствия, которыми онъ напримеръ встретилъ дъйствоваль не только какъ романисть или появление «Московскаго Телеграфа» и котонувелисть, но и какъ критикъ. Въ XI части рыми въ немногихъ словахъ такъ ръзко и его «сочиненій» пом'ящены его годовые от- вфрно охарактеризоваль и начало, и средичеты за литературу 1823, 1824 и частью ну, и конецъ этого изданія: «Въ Москв в явился 1825 годовъ, очеркъ исторіи древней и но- двухнедельный журналъ «Телеграфъ», изд. вой литературы до 1825 года и разборъ ро- Полевымъ. Онъ заключаетъ въ себъ все. измана Полевого «Клятва при Гробь Господ- выщаеть и судить обо всемь, начиная оть немъ». Не знаемъ почему, но только эти безконечно-малыхъ въ математикъ до пъстатьи въ полномъ собраніи сочиненій Мар- тушьихъ гребешковъ въ соусь, или до банлинскаго названы полемическими, тогда какъ таковъ на новомодныхъ башмачкахъ. Невъ нихъ натъ и тани полемики: въ нихъ ровный слогъ, самоуваренность въ сужденіяхъ, авторъ ни на кого не нападаетъ и ни съ резкій тонъ въ приговорахъ, везде охота квиъ не спорить, а положительно высказы- учить и частое пристрастіе - воть знаки этоваеть свои понятія о литератур'в вообще и го Телеграфа, а «смілымь Богь владіветь» -

патыхъ годовь, и крайне интересныя, какъ ду, а въ восемь лётъ много воды утекло: удифакты интереснайшаго времени нашей ли- вительно ли, что два автора, критиковавшіе тературы, времени, въ которое началась вой- сочиненія одинъ другого, поняли другъ друна покойника классицизма съ теперешнимъ га къ обоюдной пользъ по пословицъ: «рупокойникомъ романтизмомъ. Эти полемиче- ка руку моетъ-объчисты»?.. Во всякомъ слускія статейки Марлинскаго были его жур- чав эта статья весьма примвчательна. Кринальными схватками съ тогдашними литера- тикъ начинаетъ съ яицъ Леды, уцепляется турными старов врами, отличаются в трностью за неизбъжный въ то время классицизмъ и взглядана предметы, остроуміемъ и живостью. романтизмъ, садится на пароходъ Джонъ-Буль Вообще Марлинскому, какъ критику, лите- и везетъ своихъ читателей въ Индію, оттуратура наша многимъ обязана. Это было важ- да (сухимъ путемъ) въ Персію, затажаетъ ной заслугой съ его стороны, заслугой, ко- мимоходомъ вь Аравію и Египеть, оттуда торая теперь забыта самими его поклонни- вдеть (моремь) въ Грецію, которую онь полеграфской точки отправляется въ Римъ, и изъ Рима—прямо Мардинскій о «Самозванив» и «Петрв Вынахъ и вассалахъ, о крестовыхъ походахъ, онъ, авторъ изобразилъ «Не Русь, а газето менестреляхъ, наконецъ о Шекспиръ, о ную Россію» и «натянутъ тамъ, глъ дъло Вальтеръ-Скоттъ, Куперъ, Байропъ, Викторъ идетъ на чувства, на сильныя всиынки страчеловъческую природу не хуже Шекспира очерненъ, характеръ Самозванца не выдер-(!!...) и гораздо лучше Эсхила и Софокла (!!..); жанъ, а государственные люди черезчуръ далье толкуется о XVIII и XIX въкахъ и о просты и трусливы»; что авторъ «слишкомъ ливое, даровитое, все — романтики. Роман- историческая часть вовсе чахотна»; что «увізтизмъ въ глазахъ Марлинскато есть альфа и рять, что Наполеонъ пошелъ въ Россію, обдля шутки, никто еще не шутилъ. Вотъ образ- никова, которые однакожъ, по пріязни къ чикъ такой натянутой и нимало не остро- автору «Клятвы», онъ ставитъ ниже этоумной шутливости: «И вотъ мы въ Греціи, го разумъется неконченнаго произведенія.

зрвнія: изъ Греціп ума! Такъ напр., сколько правды высказаль въ средніе вѣка. Туть идуть толки о баро- жигинѣ» Булгарина! Въ первомъ, говорить Гюго, который, по мижнію критика, знаеть стей», что въ немъ «характеръ Годунова Наполеонъ, а изъ всего этого выходить, что романтизироваль похожденія своего героя п мы — романтики, и что Полевой — великій прибыть къ чудесному, очень уже изношенромантикъ и еще большій романистъ (!!!...) ному, заставиль колдунью пророчить Году-Ложная идея ложнаго романтизма до того нову самымъ пошлымъ образомъ надъ змѣяовладёла нашимъ романтическимъкритикомъ, ми и жабами, которыхъ (между нами будь что у него и Державинъ-романтикъ, и Ка- сказано) не найти въ мартъ мѣсяцъ ни за рамзинъ, и Вельтманъ, словомъ, все талант- какія деньги»; что «въ Иетр'в Выжигинв» омега истины, краеугольный камень міра, манутый Коленкуромъ, будто его примутъ ключь ко всякой мудрости, решене всего и съ отверстыми объятіями, можно было въ на земл'в и подъ землею, причина всъхъ при- 1812 году, не позже; да и тогда этимъ случинъ, начало всъхъ началъ, разгалка всевоз- хамъ върили только въ гостиномъ дворъ»: можныхъ загадокъ, отъ бородавки на носу что «Наполеонъ занимаетъ въ «Выжигинв» старушки до тайной думы генія. Всл'ядствіе больше м'вста, ч'ямъ самъ герой нов'ясти» и всего этого въ статъв довольно софизмовъ и пр (стр. 317 и 318). При върности взгляда, произвольныхъ, ни на чемъ неоснованныхъ какая удивительная намять у крптика: онъ митній. Въ слогъ мъстами колеть глаза чи- не только прочель романы Булгарина - даже тателю вычурность. Особенно замътно жела- упомниль, о чемъ п какъ въ нихъ разсканіе шутить, которое проявляется иногда тамъ, зывается... Затьмъ слъдують очень острогдъ кромъ журналовъ, издающихся только умныя опбики романовъ Загоскина и Лажечвъ странв боговъ, подобныхъ людямъ, въ Сколько критическаго такта и вотъ въ этихъ стран'я богоподобных в мужей! Я увбрень, немногихь словахь: «Я не поставлю Держачто этотъ salto mortale не удивитъ васъ: вина на одну доску съ луковскимъ и Пушразви не учились вы прыгать въ манежий? кинымъ, потому что первый изумиль всихъ Что касается до меня, вы сами видите, что подобно кометь, но всчезъ въ пучинь возя вольтижирую на коньк'ї своемъ не хуже духа безъ сл'єда; а два посл'єдніе были дви-Франкони сына» (т. XI. стр. 264). И эта гателями нашей словесности и затаврили меумістная и невеселая шутка замішалась своимь духомь цілые табуны подражателей» въ страницу, блестящую дёльными мыслями (стр. 310)! Посмотрите, сколько вёрности во и прекраснымъ языкомъ... Или, напримъръ, взглядъ и игривости въ выраженіи въ этомъ какъ вамъ покажется вотъ еще эта милая краткомъ очеркъ французскаго классицизма: шуточка: «Исторія была всегда, совершалась «Зажмурьте глаза, и вы не узнасте, кто говсегда. Но она ходила сперва неслышно, будто ворить: Оросманъ или Альзира, китайская кошка, подкрадывалась невзначай, какъ тать сирота, или каммеръ-юнкеръ Людовика XIV. (и справедливо, и остроумно!) Она буянила Малютку природу, которая имбла неиспраи прежде» и пр. (стр. 254). Но вивств съ вимое несчастие быть дворянкой — по пригоэтими мыслями незрълыми, поверхностными вору академін выпроводили за заставу, какъ и ложными, при этой неострой шутливости, потаскушку. А здравый смысль, точно офдпри этихъ вычурныхъ фразахъ, при этомъ ный проситель, съ трепетомъ держался за явномъ пристрастіи къ пріятельскому издё- ручку дверей, между тёмъ какъ швейцарълію, — сколько въ этой стать в севтлыхъ мы- классикъ павлинился передъ нимъ своей слей, върныхъ замътокъ, сколько страницъ и ливреей и преважно говорилъ ему: приди мъстъ, говорящихъ, сіяющихъ, блещущихъ завтра! И какъ долго не пришло это завтра, живымъ, увлекательнымъ краснорфчіемъ, рфз- а все оттого, что французы пашли Божій кими, многозначительными, хотя и кразкими свътъ слишкомъ площаднымъ для себя, а очерками, брилліантовымъ языкомъ! сколько живой разговоръ слишкомъ простопароднымъ, истиннаго остроумія, неподдільной игривости и вздумали украшать природу, облагородить,

установить языкъ! И стали нелены оттого, Какъ редкій образчикъ пріятельской кричто чрезчуръ умничали» (стр. 263). Это было тики, выписываемъ эту диковинную опънкусказано и доказано назадъ тому семь леть, «Полевой издаль 3 тома своей «Исторіи Руса между твиъ люди, живущіе заднимъ скаго Народа». То уже не быль златоперумомъ, по уставу того времени, когда даже натый разсказъ Карамзина, но повъствование и они слыли за умниковъ, и теперь прихо- пернатое свётлыми идеями (ужъ подлинно дять въ ужасъ отъ выраженія, что Корнель, свѣтлыми: отъ блеска ихъ часто и смысла Расинъ, Буало, Вольтеръ, Кребильйонъ, Дю- не видишь!..). Не изъ толпы и не съ присисъ и пр. поэтические уроды!.. Хоть бы ходской колокольни (а върно съ телеграф-Марлинскаго-то перечитывали эти почтен- ской каланчи?..) смотрёль онь на торженые филистеры въ илисовыхъсапогахъ и вя- ственный ходъ въковъ, но съ выси горъ заныхъ колпакахъ!.. Чтобы помочь слабости (а!..). Взоръ его проникалъ въ сердце нароихъ памяти и другихъ способностей, выни- довъ, обнималъ все ристалище человъчества» шемъ для нихъ и еще нъсколько строкъ изъ и проч. Но еще не этимъ оканчивается пріяэтой статьи Мардинскаго: «Ломан алтари, тельская критика-послушайте далье: «По-Франція не тронула точеных ходулей клас- левой отвічаль новыми услугами за новыя сицизма; она отреклась вфры и осталась насмѣшки. Ему вспало на умъ: досказать русвърна преданіямъ Баттё, стихамъ Делиля, скую исторію—повъстью... Вследствіе этого такъ что, когда русскій казакъ сѣлъ на да- онъ написалъ сперва повѣсть «Симеонъ Кирровое мъсто въ Одеонъ, въ 1814 году, онъ дяпа», и теперь — «Клятву при Гробъ Гозваль оть техь же длинныхь, длинныхь мо- споднемь, русскую быль XV века ... Эвринологовь, отъ которыхъ завать изволилъ Лю- ка! Эврика! Вотъ открытіе-то! новое, важное довикъ XIV. съ той только разницей, что открытіе! Ведь недоконченная «Исторія Русреволюціонеръ Тальма осм'ялился не п'ять, а скаго Народа» Полевого докончена: «Симеговорить стихи, проглатывать цезуры и хо- онъ Кирдяпа» и «Клятва при Гробф Господдить по человъчески, а не гусинымъ шагомъ» немъ» суть не что иное, какъ ея послъдніе (стр. 296). Сколько върности во взглядъ и томы, — тъ самые, которые были объщаны игривости въ выражени вотъ и въ этой ха- публика нашимъ историкомъ, въ числа восемрактеристик одной части русскаго народа. надцати, но которые впрочемъ продавались «Матеріальная Европа хлынула на Россію, отдёльно!. Господа подписчики на восемнадкогда Петръ Великій сломаль ствну, ихъдв- цать томовъ «Исторіи Русскаго Народа», лившую: но въку Петра некогда было зани- получивше ея только семь томовъ, купите маться словесностью: его поэзія проявлялась «Клятву при Гробъ Господнемъ», выдерите въ подвигахъ, не въ словахъ. Долгое бездъй- изъ «Телеграфа» «Симеона Кирдяпу», да и ствіе пало на Русь съ кончиной его кипучей переплетите ихъ подъ одинъ переплетъ съ лъятельности, а въ часъ досуга русскій ба- семью томами исторіи-вотъ вы и съ конринъ любилъ чужестранныя сказки; онъ ис- цомъ... Не поскупитесь: «Клятва» стоитъ не кони отличался необыкновенной уступчиво- дорого—гораздо дешевле «Исторіи Русскаго стью своихъ нравовъ, необыкновенной пріем- Народа», за которую вы или отцы ваши задемостью чужихъ. Онъ пилъ кумысъ съ ха- платили впередъ деньги!.. нами Золотой орды; онъ носилъ контушъ Но наша опенка Марлинскаго, какъ крипри самозванцъ. За бороду, правда онъ спо- тика, кончена. Выведемъ итогъ изъ всего рилъ долго, будто бъ она приросла у него къ сказаннаго нами, — а мы, какъ читатели сами сердцу; но разъ въ мундиръ, онъ грудью по- могутъ видъть, говорили не митніями, а факлёзъ въ немцы» (стр. 299—300). Отъ стра- тами и, выставляя на видъ ошибки и приницы 323 до 335 авторъ съ неподражае- страстіе, не скрывали отъ нихъ, а прямо вымою оригинальностью, следовательно и вер- ставляли на видь и блестящія истинныя стоно, говорить о національных элементах роны разбираемаго нами автора. Оставляя русскаго романа, о родныхъ стихіяхъ жизни въ сторонъ ложность или поверхноствость мнорусскаго народа, у котораго, по его словамъ: гихъ мыслей, заключающіяся въ неизбѣжпъйка ребромъ». При оцънкъ самого романа, винять за нихъ Марлинскаго, тъмъ болъе, занимающей едва ли десятую часть статьи, что ни самъ онъ и никто другой не думалъ чёмъ истиной, и потому въ этой длин- зіи на остроуміе и оригинальность выраже-

«каждое слово завиткомъ и послъдняя ко- ныхъ условіяхъ времени, — мы не будемъ обкритикъ, по всему видно, болве руководился выдавать ихъ за непреложныя; пройдемъ личными отношеніями къ автору-пріятелю, молчаніемъ неудачныя и неумъстныя претенной и скучной повъсти видить міровое, нія; но скажемь, что многія свътлыя мысли, или, говоря его понятіями, романтическое часто обнаруживающееся в'трное чувство произведение. Еще не приступая къ оцън- изящнаго, и все это, высказанное живо, плакв романа Полевого, онъ оцвниль его не- менно, увлекательно, оригинально и остродоконченную «Исторію Русскаго Народа». умно, —составляють неотъемлемую и важную

заслугу Марлинскаго русской литературь и границь: онъ безконечень... Поэтому истинлитературному образованію русскаго обще- но-художественное недоступно масст и толства. Не забудемъ также, что онъ быль пер- пѣ, какъ все, что ей не по плечу: оно доступвый, сказавшій въ нашей литературь мно- но только немногимъ, но избраннымъ, и го новаго, такъ что все, писавшееся потомъ когда время сдёлаеть свое дёло, утвердивъ «Телеграфъ», было повтореніемъ уже ска- тельно рышивъ вопросъ о великости художзаннаго имъ въ его литературныхъ обо- ника, толпа съ голоса этихъ избранныхъ кризреніяхъ. Лучшимъ доказательствомъ этого чить о его геніальности, но понимаеть его служить его примъчательная и, - не смотря такъ же плохо, какъ и при его появленіи... на отсутствие внутренией связи и последо- Кто теперь не убеждень въ громадности гевательности, на неумъстность толковь о вся- нія Шекспира, и много ли людей предпочтуть кой всячинь, нейдущей къ дълу, не смотря его драму какому-нибудь водевилю, или пуна множество софизмовъ и явное пристра- стой ничтожной мелодрамъ, сшитой изъ чувстіе. — прекрасная статья о «Клятва при Гро- ствительных эффектовъ?.. Когда Пушкинъ бѣ Госноднемъ»: «Телеграфъ» во все время явился въ свѣтъ съ «Русланомъ и Людмисвоего существованія ни на одну ноту не лой», «Кавказскимъ Пленникомъ», первой сказаль больше сказаннаго Марлинскимъ и главой «Онъгина», съ «Андреемъ Шенье», только разв'в отсталь отъ него, обратившись «Наполеономъ», посланіемъ къ «Овидію», къ устарвишимъ мивніямъ, которыя прежде къ «Лицинію» и другими двиствительно посамъ преследовалъ. Да, Марлинскій немно- этическими, но не художественными произго действоваль какъ критикъ, но много сде- веденіями, - масса публики увидела въ немъ лалъ, --его заслуги въ этомъ отношени не- генія первой величины, а когда онъ предзабленны и гораздо существениће, чемъ до- ставиль ей «Полтаву», «Бориса Годунова» стоинство его препрославленныхъ повъстей, и «Онъгина», какъ цълое художественное сохотя о первыхъ никто не говорить, а отъ зданіе, а уже не сказку о томъ и семъ, - маспоследнихъ все безъ ума. — Перейдемъ же са публики решила, что Пушкинъ палъ... И къ этимъ повъстямъ...

т. е. принадлежать ли онъ къ произведеніямъ кой огромный успъхъ, многіе-ли и теперь искусства, или только къ произведеніямъ еще замітили и оцінили его истинно худолитературы? Надобно напередъ сказать, что жественныя подражанія древнимъ и Корамы полагаемъ большую разность не только ну?.. Все, что нехудожественно, но по намъмежду художественнымъ и литературнымъ ренію автора должно относиться къ искусотву, произведениемъ, но и художественнымъ и по- съ перваго раза производитъ самое ръжое и этическимъ: литературное произведение мо- сильное впечатлине, бросаясь въ глази разжеть быть и поэтическимъ, а поэтическое дражая зрительный нервъ густотой и яркои художественнымъ; но есть произведенія стью красокъ. Такія мнимо-художе твенныя литературы, которыхъ нельзя назвать ни по- произведенія скорбе всего захваты дають вниэтическими, ни художественными. Ведь и маніе массъ, увлекая ихъ своей долупностью, «Танька, разбойница растокинская, или Цар- которая возможна даже для ограниченности скіе Терема» и «Черная Женщина» и раз- и невѣжества. Все рѣзкое, блютящее, осоныя «повздки» и «прогулки», и «Похожде- бенно если оно къ тому же иново, хотя бы ніе англинскаго Милорда» и «Похожденіе Со- было истранно, и дико-ориг/нально, имѣетъ въстдрала большого носа» — все это безъ вся- при своемъ началъ великіў успёхъ въ толкаго сомнения принадлежить кълитературе, не и часто увлекаеть даж и людей съ эстено не имфетъ никакого отношенія къ искус- тическимъ чувствомъ, н/ чувствомъ невозству. Мы не будемъ ни опредълять значе- высившимся чрезъ развите, чрезъ изучение нія слова «художественность», ни подробно до эстетическаго вкуса Однакожъ, рано или разсматривать его, а въ короткихъ словахъ поздно истина всеги/ беретъ свое: ей поопишемъ признаки «художественности».

ражаеть душу читателя сильнымъ впеча- нѣсколько эстетичекаго чувства-произветленіемь съ перваго раза; чаще оно требуеть, деніе, восхищавше его, при каждомъ повточтобы въ него постепенно вглядывались и вду- рительномъ чтені все болже и болже теряетъ мывались; оно открывается не вдругъ, такъ цену въ глазах/ его и наконецъ наскучаеть что чамъ больше его перечитываешь, тамъ ему и далается противно. Сама толна придальше углубляешься въ его организацію; глядывается в нему-и лишь только явится уловляеть новыя, незамъченныя прежде чер- ей другая ноость въ этомъ родь, она сперва ты, открываешь новыя красоты и тымь боль- по привычь и по преданию будеть еще зыше ими наслаждаешься. Прогрессу этого раз- вая преводосить его, а потомъ п совскиъ

между первыми его произведеніями, действи-Художественны ли повъсти Марлинскаго, тельно поэтическими, доставившими ему тамогаеть время, этотувеликій и непогрѣщи-Художественное произведение редко по- тельный критикъ. Ели у человека есть хоть умънія и наслажденія нътъ предъловъ, ньтъ забудетъ линувшись на новинку. Итакъ, хуложественное произведение открывается не неопытная душа не см'ьеть и думать р\u00e4-

такъ сто вы никогда уже не забудете ихъ, нихъ и ни одной чертой не повторитъ себя. ношенію да цалому. И чама больше чи- Основныя стихіи повастей Марлинскаго, спросить себя: «почему нъ не написалъ смыслу котораго названа и повъсть. его? Вѣдь оно такъ простс и обыкновенно: буждаютъ удивленіе: они кътутся такъ сланника три года тому назадъ, когда мы оба поразительно новы, такъ неподржаемо оригинальны, такъ высоко мудрены, п юная, диться на лошады!—вспыхнувъ, отвѣчалъ Стрѣ-

вдругъ, а постепенно: чъмъ болъе его чи- шиться на подвигъ соперничества и съ суетаютъ, тъмъ понятние оно становится, и върнымъ благоговинемъ смиряется въ сотъмъ больше наслажденія доставляеть, вы знаніи своего безсилія произвести что-ниигрывая такимъ образомъ съ теченіемъ будь подобное... Вотъ почему устарѣвшіе времени, обновляясь и юнѣя отъ пол- юноши или духовно-малолѣтные люди, вслѣдноты латъ, -- между тамъ какъ мнимо-худо- ствіе бадности, мелкости и ограниченности жественныя произведенія, часто ослупляя своей патуры, къ тому же еще неразвитой своей новостью и пріобретая отъ этого все- ученіемъ и образованіемъ, видять наприобщій громкій успахь, все болже и болже марь вы Гогола «забавнаго писателя, варно блідивноть и тускнуть оть каждаго новаго списывающаго съ натуры», и какь будто чтенія и наконець гибнуть отъ старости, ко- ставять ему это въ униженіе. Добрые люторую обыкновенно называють устарьлостью. ди, —они не понимають, что верно списы-Въчность выносить на своихъ волнахъ толь- вать съ д'яйствительности невозможно, но ко одно обще-міровое и обще-человъческое, можно върно воспроизводить дъйствительникогда не преходящее, но въчно юное, и то- ность силой творческаго духа, а то, что они инть въ бездонной пропасти своей все ча- называють на своемъ простонародномъ настное и ограниченное условіями обстоя- рачіи «в'ярно списывать съ натуры», знательствъ и требованіями м'астности и совре- чить вірно творить, и есть не недостатокъ, не порокъ, а высшее достоинство и необхо-Пстинно - художественное произведение димое условие творческой силы въ поэтъ, всегда поражаетъ читателя своей истиной, Въ искусствъ все невърное дъйствительноестественностью, вфрностью, дриствитель- сти есть ложь и обличаеть не таланть, а ностью до того, что, читая его, вы безсо- бездарность. Искусство есть выражение истизнательно, но глубоко убъждены, что все, ны, и только одна действительность есть разсказываемое или представляемое въ немъ, высочайшая истина, а все внѣея, т. е. всяпроисходило и менно такъ и совершиться иначе кая выдуманная какимъ-нибудь «сочинитеникакъ не могло. Когда вы его окончите - демъ» дъйствительность есть ложь и клевета изображенныя въ немъ лица стоять передъ на истину... Въ истинно-художественномъ вами какъ живыя, во весь рость, со всеми произведения все образы новы, оригинальмальйшими своими особенностями -- съ ли- ны, ни одинъ не повторяетъ другого, но цомъ, съ голосомъ, съ поступью, съ своимъ каждый живеть своей особой жизнью. Какъ образомъ мышленія; они навсегда и неиз- бы ни были многочислены и разнообразны гладимо впечативаются въ вашей памяти, творенія художника, —онъ ни въ одномъ изъ

Целое пьесы обхватываеть все существо Разсмотрите повести Марлинскаго на осваше, проникаеть его насквозь, а частности нованіи изложенныхъ нами мыслей о худоея намяты и живы для васъ только по от- жественности въ искусства: что выйдеть?...

таете вы такое художественное создание, твиъ принисываемыя имъ общимъ голосомъ, суть глубже, ближ и неразрывние совершается въ - народность, остроуміе и живопись трагивасъ внутрен:ее и задушевное освоение и ческихъ страстей и положений. Посмотримъ, сдружение съ ымъ. Простота есть необхо- справедливо ли это, и если справедливо, то до димое условіе художественнаго произведенія, какой степени. Начнемъ-съ «Испытанія» по своей сущност отрицающее всякое визш- первой повъсти въ первомъ томъ, и перелистунее украшеніе, всягую изысканность. Просто- емъ ее. Повъсть начинается описаніемъ гута есть красота исты, - и художественныя сарской пирушки на именинахъ эскадронпроизведенія сильнью, тогда какъмнимо-ху- наго начальника Гремина. Разговоръ началь дожественныя часто і бнуть оть нея и потому «томиться», и сміхь, «эта клеопатрина жемпо необходимости прытають къ изыскан- чужина, растаяль въ бокалахъ». Йзъ гостей, ности, запутанности и необыкновенности. маіоръ Стрелинскій завтра едеть въ Петер-Оттого-то, когда нылкі юноша прочтеть бургь, - хозянать вызываеть его на тайное художественное произведніе, — онъ готовъ объясненіе и ділаетъ ему порученіе, по

кажется, только стоило бы рисесть да на-- Послушай, Валеріанъ! сказаль ему Греминъ: писать», -- но мнимо-художес енныя произведенія почти всегда съ перьго раза воз- ума вею молодежь на баль у французскаго по-

Выль и есть... мнф отвъчали взаимностью, меня ввели въ домъ ея мужа...

Такъ она замужемъ?

По несчастью, да. Разсчетливость родныхъ приковала се къ живому трупу, къ ветхому надпобію человыческаго и прифскаго достоинства. Надо было покориться судьбъ и питаться искрами взглядовъ и дымомъ и гдежды. Но между тъмъ какъ мы вздыхали, семпдесятильтній супругь кашляль-и наконець врачи посовътовали ему ъхать за границу... Старикъ взяль ее съ собой... При разлукъ мы были пеутъщны и помънялись, какъ водится, кольцами и обътами неизмънной върности. Съ первой станцін она писала ко мнъ пважды; съ третьяго почлега еще одно письмо; съ границы поручила одному встръчному знакомцу мнъ кланяться; а съ тъхъ поръ ни отъ ней, ни объ ней никакого извъстія: словно въ воду канула!
— Ужели жъ ты не писалъ къ ней? Любовь

безъ глупостей на письмъ и на дълъ все равно, что разводъ безъ музыки; бумага все териитъ.

— Да я то не терилю бумаги. Притомъ, куда

бы мив адресовать свои брандскугельныя посланія? Вытерь плохой проводликт для ньэжно ти, а животный мачетизмъне открыль мн в мыста ел процентанія. Потомъ иныя заботы по службь и своимъ дёламъ не давали мнё досуга заняться сердцемъ. Признаюсь тебъ, я ужъ сталъ было позабывать мою прекрасную Алину. Время залениваеть даже ядолиты граны пенависти: мудрено ли жъ ему выдымить фосфорное пламя любви? Но вчерашняя почта освъжила вдругь мою страсть и надежды. Репетилоть, въ числъ столичныхъ новостей, пишеть мив, что Алина возвратилась изъ за границы въ Петербургъ - мила, какъ сердие, и умиа, к скъ с птъ, — что она сверкаетъ звъздой на модиомъ горизоитъ, что уже дамы, не смотря на соперничество, переняли у ней какой-то чудесный манеръ ридикюля, а мужчины выучились пришепетывать, страхъ какъ пріятно...
— Тэмъ хуже для тебя, любезный Николай!

Память прежней привязанности никогда не бывала въ числъ карманныхъ добродътелей у ба-

ловницъ большого свъта.

- Вь этомь-то все и дёло, любезнѣйшій! Отлучка полкового командира привязала меня къ службъ; между тъмъ какъ я сижу здъсь сиднемъ, она, можетъ, измѣняетъ мнѣ. Сомнѣніе для меня тяжеле самой неблагопріятной извъстпости. Послушай, Валеріанъ! я тебязнаю давно, и люблю тебя такъ же давно, какъ знаю. Коротко н просто: испытай вприость Алины».

линскому, увидёлъ его «прелестную» и «не- въ душу хотя одно слово изъ него? остается

линскій: она... по дальс: ты быль влюблень въ винную» сестру, которой онъ посыдаль съ братомъ поклонъ въ своемъ дружескомъ съ нимъ разговоръ, невыписанномъ нами до конпа плинноты его ради. Разумвется, Греминъ влюбился въ нее, а она влюбилась въ него, смекнула о дуэли и, какъ ангелъ-при миритель, во время явилась на мъсто поелинка. — и повъсть заключилась двумя свальбами. Въ произведеніяхъ такого рода по началу можно знать и середину, и конецъ, потому что въ такихъ произвеленіяхъ все общія міста и истертыя пружины. Итакъ оставимъ въ сторонѣ подробный разборъ повъсти и вмъсто его сдълаемъ читателю нъ-

сколько вопросовъ.

Выписанное нами изъ повъсти мъсто естъ ввеление въ повъсть: авторъ васъ знакомитъ съ ея пъйствующими лицами, и ихъ разговоромъ завязываетъ интригу повъсти. Спрашиваемъ: если Стрелинскій быль задушевнымъ другомъ Гремину, такъ что тотъ почиталь себя въ правъ сдълать ему такое порученіе, то зачёмъ же онъ въ самую минуту порученія сталь разсказывать ему о своей любви? Неужели его другь не зналь о ней прежде? Да для того, отвъчаемъ мы же сами, - чтобы читатели узнали въ чемъ дѣло; только въ художественныхъ созданіяхъ лица знакомять себя читателю действіемь, а не разсказами о себъ въ родъ слъдующихъ: «характеръ у меня такой-то, отъ рода имъю столько-то дътъ, влюбленъ въ такую-то, и воть какъ это случилось». Спрашиваемъ: каково бы ни было чувство мужчины, если только въ немъ человъческая душа и человеческое сердце, - во всякомъ случав не должно ли въ его чувствъ непремънно быть хотя сколько-нибудь этого девственнаго целомудрія, вслідствіе уваженія и къ себі, и къ достоинству женщины, -- этого девственнаго цёломудрія, которое открываетъ свою задушевную тайну нехотя, робко, говоритъ о ней не прямо, а какъ бы намеками, не многословно, а отрывисто, не громко, а тихо, какъ бы боясь, чтобы его не подслушали А, такъ вотъ въ чемъ дёло, и вотъ что самыя стёны? Такъ ли объяснялся объ этомъ значить — «испытаніе»! Разумбется, Стрв- щекотливомъ предметв Греминъ?... Боже линскій отговаривается, а наконецъ согла- мой, сколько въ его словахъ претензій на шается и Едетъ. Разумъется, что Стрелин- остроуміе, которое отъ этого самаго такъ скій знакомится съ Алиной Александровной натянуто! И это ли языкъ чувства, весь Зв'єздичъ, сначала волочится за ней по пору- склеенный изъ азбучныхъ афоризмовъ, хоченью друга, потомъ влюбляется въ нее по дячихъ сентенцій и остротъ, вычитанныхъ уши, самой высокой платонической страстью, изъ плохихъ романовъ! Какая въ разговорф равно какъ и она въ него. Разумбется, Гре- Гремина безсердечность, холодность! Какое минъ приходитъ въ бъшенство, узнавъ о отсутствіе всякой естественности! И что поихъ близкой свадьбъ, прівзжаетъ, объ- хожаго на истину въ самомъ порученіи! Оно ясняется съ нимъ; они говорятъ другъ другу гораздо приличное школьникамъ, недавно оскорбительныя остроты и условливаются о вышедшимъ изъ пансіона, чемъ удалымъ и мъсть рокового поединка. Разумъстся, что храбрымъ гусарамъ. Когда вы прочиты-Греминъ, прівхавъ на объясненіе къ Стрв- ваете этоть разговоръ, — западеть ли вамъ ли въ вашей памяти хотя одна черта этихъ щрена столичная атмосфера»: «амуръ быль

характеровъ?...

Свиной площади наканунв Рождества, гдв разговора на...» «ощинанные гуси, забывъ капитолійскую маскарадь свытской женщины съ свытскимъ неужели эта натура, дыйствительность?... мужчиною отличается «светскостью», и не вынеудачное подражание «свътскости»?...

простая, естественная, какъ салонный раз- къ делу вставокъ. Что жъ? — и то хорошо: говоръ, а не книжная, не взятая цёликомъ напрокать изъ общихъ мѣстъ плохого романа. Есть разница между пехотнымъ прапорщикомъ - мечтателемъ, который слыветъ

двухъ безличныхъ лицъ и безхарактерныхъ настройщикомъ этого лада»; «между тымъ очи обоихъ вели столь сильный перекрестный А подробности, а краски повъсти?... У насъ огонь, что онъ не только имъ, но и постонать ни маста, ни времени, ни охоты выни- роннимъ могь казаться поташнымъ» (пайсывать, напримірь, остроумное описаніе ствительно потішень); «возвратить улитку

Не знаю, какъ для васъ. — у всякаго свой гордость, славно выглядывають изъ возовъ, вкусъ, - но для меня нётъ ничего въ мірѣ ожидая покупіцика, чтобы у него погреться несноснее, какъ читать въ повести или на вертель, цвлыя племена свиней всьхъ по- драмь, вмьсто разговора — рьчи, изъ котокольній, на всехъ четырехъ ногахъ, съ за- рыхъ сшивались поэтическими уродами класгнутыми хвостиками, впервые послушные спческія трагедіи. Поэть берется изображать дисциплинъ, стройными рядами ждутъ ключ- мнь людей не на трибунь, не на каеедръ, а ниць и дворецкихъ, чтобъ у нихъ на за- въ домашнемъ быту ихъ частной жизни, пяткахъ совершить смиренный визить на передаеть мивразговоры, подслушанные имъ поварню и, кажется, съ гордостью любуясь у нихъ въ комнать, разговоры, часто ожисвоей былизной, говорять вамь: «я рази- вляемые страстью, которая можеть измынять тельный примъръ усовершаемости природы: и самый разговорный языкъ, но которая ни бывъ до смерти упрекомъ неопрятности, на минуту не должна лишать его разговорстановлюсь эмблемой вкуса и чистоты, за- ности и делать тирадами изъ книгъ, - и я, служиваю лавры на свои окорока, сохраняю вм'есто этого, читаю речи, составленныя по платья вашимъ модникамъ и зубы вашимъ правиламъ старинныхъ риторикъ. Согласикрасавицамъ» и прочее, и прочее. Все тесь, что это просто невыносимо, и перечтите въ такомъ же родъ — п о простосердечномъ въ «Испытаніи» стран. 73 — 74 п 121 — 124; въ баранъ — «этой четвероногой идилліи», и первомъ мъстъ, молоденькая пансіенерка по объ эгоистахъ телятахъ и т. д.; перечтите книжному разсуждаетъ о Генрих в IV, «отцъ сами и потомъ сами себъ отдайте отчетъ, и другъ своихъ подданныхъ», и о Петръ до какой степени все это замысловато, Великомъ, «скромномъ въ счастъв и непокоигриво, мило и смѣшно. Перечитывать и дебимомъ въ бѣдѣ» — только видно, что она отдавать себь отчеть въ перечитанномъ еще не успыла забыть «Всеобщей Исторіи» очень полезно: это избавляеть оть многихъ Кайданова! а во-второмъ просто явдяется убъжденій, составленныхъ по первому впе- героиней Расиновской трагедіи. Послушайте: чатленію, редко истинныхъ и поддержи- «Йознайте, князь Греминъ, если речь правды ваемыхъ привычкой, памятью, авторитетомъ, и природы недоступна душамъ, воспитанобщимъ говоромъ. И потому совътуемъ нымъ кровавыми предразсудками, - то вы вамъ и просимъ васъ повнимательнее за- не иначе достигнете до моего брата, какъ глянуть въ «Испытаніе» отъ 24 до 46 стра- сквозь это сердце: не пожалёвъ славы, я ницы, чтобы спросить самихъ себя, до какой не пожалью жизни!» Скажите, Бога ради, степени описанный въ нихъ разговоръ въ кто, когда и гдв говоритъ такимъ языкомъ?

Итакъ, ни характеровъ, ни лицъ, ни обрахвачень ли онь изь того кружка общества, зовь, ни истины положеній, ни правдоподобія котораго свътскость есть болье или менье въ интригь, — а между тымъ всетаки просвъчнваетъ какой-то талантъ разсказа, иногда Конечно любезность близко граничить съ большое уменье блеснуть эффектомъ, и сказка свътскостью, но ужъ въроятно любезность въпервый разъчитается до конца, хотя и съ легкая и вдохновенная, какъ импровизація, пропусками растянутыхъ м'єсть и неидущихъ

> Для сказки и того довольно, Коль слушають ее безъ скуки, добровольно!

Перейдемъ отъ «Испытанія» къ «Фрегату въ известномъ кружку общества за образо- Надежде» — повести, пользующейся особенваннаго и начитаннаго кавалера и говоритъ но знаменитостью и славой и написанной барышнямъ любезности, взятыя напрокатъ гораздо съ большими претензіями на глубоизъ повъстей Марлинскаго, и между блестя- кость и силу изображенныхъ въ ней стращимъ гусаромъ, принадлежащимъ къ выс- стей. Княгиня Вфра\*\*\* пишетъ письма късвоей шему кругу общества... А какъ вамъ пока- родственницъ въ Москвъ, письма совершенно жутся подобныя фразы: «разговоръ склонидся пансіонскія, безпрестанно блестящія фразана летучія новости, которыми всегда испе- ми въ родѣ слѣдующихъ: «Я такъ пышно скуизобразить въ томъ или другомъ лиць, а дивана, такъ одобрительно меня привът-

чала, такъ разсъянно грустила, такъ неисто- ея письма къ ролственницъ и найлите въ во раловалась, что ты бы сочла меня за ота- нихъ хотя слабый проблескъ чувства, хотя итянку на парижскомъ балъ», «вздуть срав- одну черту женскаго ума и характера. Нътъ, неніе до гиперболы»; «вплетать въ гирлянду вийсто всего этого вы увидите сатиричеразсказа кой-какіе вопросы» и пр. Афло, какъ скія выходки, натянутыя остроты противъ извъстно всему читающему русскому міру, въ свъта, фразы, какъ будто выбранныя изъ томъ, что Въра\*\*\* увидъла на фрегатъ «На- ученическихъ упражненій пансіонерки, и ни дежда» очень интереснаго капитана, кото- признака живого трепета юнаго и женственраго «одно слово, одинъ взглядъ двигали наго сердца, радостно и весело откликаюгромаду корабля-эту геніальную мысль, щагося на всякое новое для него явленіе одьтую въ дубъ и жельзо, окрыленную по- въ прекрасномъ Вожьемъ міръ. Канониръ лотномъ», и извъщаеть о томъ свою прія- упаль за борть въ море... но не бойтесь: тельницу, называя ее милочкою, душечкою его спасеть храбрый капитанъ, вдохновени другими пансіонскими нажностями. Эта ный любовью къ княгина Вара княгиня Вера\*\* не иметь и признака того, въ самомъ деле бросился и чуть не уточто называется въ искусствъ характеромъ, нулъ и самъ. Княгиня, какъ и следуетъ Она родная сестра всёмъ женскимъ пор- героине повести, падаетъ въ обморокъ, и третамъ, вышедшимъ изъ подъ однообраз- когда открываетъ глаза, передъ ней — онъ... наго пера Марлинскаго. Впрочемъ эта без- Какая гетски-добродущная и притомъ устахарактерность есть общій характеръ всей рівшая манера завязывать интригу романа многочисленной семьи лицъ, выдуманныхъ п повъсти! Но вотъ Правинъ на вечеръ у Мардинскимъ, и мужчинъ и женщинъ: самъ княгини. Какъ морякъ, онъ не привыкъ къ ихъ сочинитель не могъ бы различить ихъ свету, робокъ и застенчивъ: вошедъ въ залу одно отъ другого даже по именамъ, а уга- онъ смутплся отъ уставленныхъ на него лываль бы развѣ только по платью. Едва- наглыхъ дорнетовъ; но когда - пашеть онъ едва можете вы догадаться, что хотьль онь къ своему другу - «хозяйка, привставь съ когда догадаетесь по его описаніямь (а не ствовала, что душа моя распрямилась вдругь... изображеніямъ), то удивляетесь неглубокости я гордо поднялъ голову, я окинулъ всёхъ его взгляда на человъческую природу, ко- свътлымъ окомъ: что значила для меня неторый никогда не проникадъ въ ея глубь, взгода (?) всёхъ пустопвётовъ и пустозвоно всегда скользилъ на поверхности, зацѣ- новъ гостиной, когда я былъ уже обласканъ пляясь только за ея неровности и резкости. той, чья единственно ласка дорога мив!» Во всяхъ герояхъ и героиняхъ этого пло- Овъ садится подле княгини, окруженной довитаго нувелиста-только резонерство и гостями, и начинаетъ съ ней по книжному чувственность, но ни малъйшей тъни чув- резонерствовать о постоянствъ моряковъ и ства. Женщины его совершенно чужды того, любви къ отечеству, —и всъ приходятъ отъ что должно составлять идею, сущность, оре- него въ восторгъ, какъ будто салонъ допуоль, кроткое сіяніе ихъ пола; того, въ чемъ скаеть п дёльныя сужденія взрослыхъ люзаключается и нёжность, и мягкость ихъ дей, не только заученныя наизусть умствочувства, при самой его глубокости и энер- ванія школьниковъ... Этимъ умнымъ ребенгін, при самой даже страстности — и прелесть, комъ такъ восхитились, что кто-то назвалъ и грація ихъ плінительныхъ движеній, со- его морскимъ львомъ, а левъ на світскомъ единенныя съ благородствомъ и достоин- нарѣчіи великое титло; но вдругъ одинъ ствомъ, которыя, даже и беззащитныхъ, дипломатъ, думая, что «левъ» не знаетъ по окружають ихъ хранительнымъ эопромъ бла- французски, тогда какъ тотъ только изъ гоговънія, непонятной робостью и смуще- патріотизма говорить порусски, сказаль ніемъ, смиряющимъ самую дерзость и наг- почти вслухъ: «Et cette fois il n'est pas si лость—словомъ, того, почему женщина есть bête qu'il en a l'air»... Тогда нашъ романипредставительница на земл'в любви и кра- ческій герой «бросиль пожирающій взглядъ соты, и безъ чего она- не женщина: въ на наглеца, наклонился къ нему и виолнихъ нътъ такъ называемой нъмцами жен- голоса произнесъ (а не сказалъ – потому что ственности (Weiblichkeit). Всв мужчины всвые пзвестно: говорять только въ низего - какіе-то отвлеченныя и безличныя оли- комъ слогв, а въ высокомъ произносять): цетворенія бітеныхъ страстей фосфориче- «Si bon vous semble, mr., nous fairons notre ской натуры, чуждой всякой глубокости, не- assautd ésprit demain à 10 heures passées. Libre способной возвыситься ни до какого чув- à vous de choisir telle langue qu'il vous ства... Итакъ, княгиня Въра\*\*\* ни больше, plaira - celles de fer et de plomb y comprises. ни меньше, какъ пансіонерка, рано начи- Vous me saurez gré, j'espère, de m'entendre тавшаяся романовъ и лотому фразерка въ vous dire en cinq langues européennes, que поступкахъ и словахъ своихъ. Перечтите vous êtes un lâche». Итакъ, сперва резо-

нёвство, потомъ ссора и наконецъ-драка; въ этой «рвчи» хотя одно залушевное выранедоставало только за волоса.. Прекрасное женіе отголосокъ взволнованнаго чувства. общество, истинный салонъ... Разумвется, которое говорило бы чувству? Вотъ нвсколько липломать оказался на дуэли трусомъ, а строкъдля образчика изъэтой «ръчи»: «У меня Правинъ, порисовавшись и попътушившись доброе сердие, и можетъ ли быть злобно передъ нимъ, оставилъ ему жизнь изъ одно- сердце, полное любовью, любовью къ тебѣ!... го презрѣнія... И вотъ мы уже прочли 73 Зато у меня буйная кровь... у меня кровь страницы пов'єсти, а пов'єсти все еще н'єть: жилкій пламень: она бичуеть зм'ями мое это пока только введеніе, растянутое до воображеніе, она падить молніями умъ!... нельзя неидущими къ дёлу вставками и Я ли виновать въ этомъ? Я ли создаль разсужденіями. Но главное уже сдёлано, себя? За каждую каплю твоихъ слезъ хотя и слишкомъ поздно: авторъ свелъ сво- я бы готовъ отдать послъднія песчинки моего ихъ героевъ и поставилъ ихъ на короткую бытія, последнюю перлу моего счастья! Да, ногу другь съ другомъ. Правинъ любитъ, нетъмнъ отнынъ счастъя! На одной въткъ расда еще какъ любитъ! «Океанъ взлелъялъ и пустились сердца наши — вмъстъ должны бъ сохраниль его девственное сердце, какъ они цвесть; но судьба разрываетъ, рознитъ многоцинеую перлу-и его-то за милый насъ! Пускай-же океанъ протечетъ между взглядъ, бросилъ онъ, подобно Клеопатрѣ, нами—онъ не зальетъ моей любви, лишь бы въ уксусъ страсти!» Влѣдствіе этого, встрѣ- ты, ты, сокровище души моей, была невретившись съ княгинею въ Эрмитажъ, онъ лима отъ этого пожара». Скажите рали саимель съ ней разговоръ столько же длин- мого Бога: неужели эти красивыя щегольскія ный, сколько и страстный, «произнесъ» ей фразы, эта блестящая риторическая мишура нѣсколько витіеватыхъ «рвчей», изъ кото- есть отголосокъ чувства, изліяніе страсти, а рыхъ въ одной сравниваеть ее съ Грано- не выражение затаеннаго желанія рисоваться, витой палатой и говорить, что онъ будеть кокетничать своимъ чувствомъ или своей всемъ, чемъ ни велитъ она ему быть-и страстью? И добро бы все эти фразы были поэтомъ, и музыкантомъ, и живописцемъ, и въ письмѣ, а то въ разговорѣ, въ монологѣ!... героемъ, а въ последнемъ случав «сожжетъ Правинъ оставилъ передъ бурей свой фреея сердце лучами своей славы» (стр. 122), гать, чтобы провести ночь въ объятіяхъ любви Затъмъ они поцъловались и разстались. И и наслажденія, а буря страшно разразилась все это длинное дъйствіе, занимающее во- громомъ и молніями и заставила его прогосемь страницъ (118-126), было разыграно ворить такую ручь: въ Эрмитаже!... Следствіемъ этой правдоподобной и превосходной сцены было предлин- «Ты мож. Бъра мож. Тто же добной и превосходной сцены было предлинное разсуждение автора о любви, обнаружи- весь свъть разлетится въ дребезги! Я подыму вающее его личный взглядъ на это чувство. Тебя надъ обломками, и послъдній вздохъ мой Онъ называетъ платонизмъ (до пошлости разрышится поцълуемъ... О, какъ нылки, какъ изношенное слово!) «милымъ каплуномъ» и ница!.. Знаешь-ли, промолвилъ онъ тише, сверкая и «Калліостро», и сов'єтуєть дамамь и юно- врашая очами, како оптяньлый (какая возмущаюшамъ не слишкомъ довърять ему, чтобъ «не щая душу и оскорбляющая чувство картина!)проснуться отъ угара съ измятымъ чепчи- ты должна любить меня, поклоняться мн в бол ве, комъ и можетъ быть съ лишнимъ раскаяніемъ» (стр. 129—136). Далъе на нъсколь- роля, что я облеченъ въ гибельную силу, какъ кихъ страницахъ слёдують объясненія ав- судьба?—Да, я могу сорить головами людей по тора—почему то и другое въ его пов'єсти своей прихоти и за каждый твой поц'єлуй пласлучилось такъ, какъ случилось. Подобныя объясненія всегда бывають утомительны и комъ обыкновенно... н'эть, говорю теб'ь, я бросаю скучны: они-варное ручательство, что по- на ватера жизнь моихъ товарищей, моихъ друзей въсть не создана, а сшита на живую нитку. Въ творчествъ дъйствіе само за себя гово- сердие въ лоскутки» (стр. 189). рить и не нуждается въ объясненіяхъ поэта. Въ такой повъсти или драмъ говорятъ и действующія лица, но только не съ чита- новеніе таланта?.. Если хотите, туть действителемъ, а другъ съ другомъ, и каждое для тельно есть и поэзія, и талантъ, и вдохновесамого себя и за самого себя; но тогда-то чи- ніе: иначе бы это и не могло такъ нравиться татель и понимаетъ ихъ. Прочтите «рѣчь», большинству публики; но какая поэзія, какой которую «произнесь» Правинь своей Върв на таланть, какое вдохновеніе?—воть вопрось! цёлыхъ двухъ страницахъ (148—150), и спро- Это поэзія, но поэзія не мысли, а блестящихъ сите себя: говорится ли такъ въ действитель- словъ, не чувства, но лихорадочной страсти; ности, и для себя, или для читателя про- это таланть, но таланть чисто внёшній, не

«Ты моя! Вфра моя! Что жъ мий нужды до чъмъ когда-нибудь... внаешь-ли, что я богаче теперь Родшильда, самовластиве англійскаго котить согнею жизней - не жизнью враговъ-о, нътъ! это можетъ всякій разбойникъ. Это слиши братьевъ, а за нихъ во всякое другое время готовь бы я источить кровь по капль и изразать

И это поэзія, а не риторика?.. И это вдохдекламироваль ее герой повъсти? И есть ли изъ мысли создающій образы, а изъ матеріи

ніями большая разница такая же, какъ право никакъ не разгалаете, кто говорить торыя подсказываются вдохновеніемъ. Самая разница между рыбьей натурой иного человсегда спокойно-созерцательно, оно вполнт имъ удивляются... обладаеть своимъ предметомъ, но не даеть Изъ повъстей Марлинскаго, изображаюему овладёть собой, хотя и видить, и чув- щихъ сильныя страсти, дучшая, безъ всякаго ствуетъ его. Изображаемое поэтомъ, оно, сомнънія — «Страшное Гаданіе». Ея идея разъ овладъвъ имъ, увлекаеть его за собой, принадлежить не ему: она была уже истерта изъ свободныхъ творческихъ образовъ ста- многими, но кажется на Руси узнали о ней новится изложеніемъ его личныхъ чувствъ изъ «Ночи на Рождество» Цінокке. Цілаго и мивній, до которыхъ никому нать дела. въ «Страшномъ Гаданія», какъ и во всехъ И въ такомъ случать, чемъ живте и ближе повъстяхъ Марлинскаго, нетъ, но есть мъста къ натурт изображение страсти, ттиъ больше истинно-поэтическия, какъ бы не въ примтръ возбуждаеть оно отвращение, вмъсто того всему остальному, написанному тъмъ же авчтобы восхищать и трогать-и нечисты, торомъ, -- блестящія признаками неподдільгрышны его впечатленія на душу читателя, наго дарованія. Пофадка героя пов'єсти, сцена если только онъ поддается имъ... Сначала въ крестьянской избъ, многія подробности чтеніе такихъ блестящихъ и увлекательныхъ гаданія, все это прекрасно и увлекательно. произведеній приводить душу въ раздражи- Даже обращеніе къ лун'в, начинающееся слотельное состояніе, многими принимаемое за вами: «Тихая сторона мечтаній» (стр. 226), восторженное; но после на душе остается отзывается чувствомъ. Только характеръ какая-то усталость, какъ бы послѣ безпокой- дьявола ужъ слишкомъ носитъ на себѣ принаго сна, или тяжелой работы. Чтобъ про- знаки тогдашней моды изображать чертей: честь во второй разъ, недостанетъ силъ... теперь онъ не вездъ страшенъ и мъстами разума, потому что вънихъ все произвольно, начнемъ съ начала. все условно: вы видите, что это такъ, но недоумъваете, почему это представлено такъ, а ве иначе. И вотъ откуда происходить въ отступленій, вставокъ, разглагольствованій и ораторскихъ рвчей: авторъ говоритъ за свою повъсть, а не повъсть говорить сама за себя. Туть автору полная воля, совершенный про- такъ легкомысленно играють женщины, въ чемл

выдълывающій красивыя вещи; это вдохно- сторъ, и нотому удивительно ли, если у него веніе, но не то внутреннее вдохновеніе, ко- мужъ княгини Вфры \*\*\*, до 191 страницы торое, неожиданное, безъ воли человъка, оза- только вышій и пившій, какъ безсловесное ряеть его разумъ внезапнымъ откровеніемъ животное, на 191 страницѣ вдругъ дѣлается истины, вдохновеніе тихое и кроткое, широ- и гордъ, и благороденъ, и уменъ, и на покое и глубокое, какъ море въ ясный и без- лутора страницахъ говорить экспромгомъ вътренный день, —но вдохновение насиль- «ръчь», сочинение которой сдълало бы честь ственное, мятежное, бурливое, раздражитель- самому Правину?.. Вообще, если вы зажмуное, возбужденное волей человъка, какъ бы рите глаза, слушая «ръчи» дъйствующихъ отъ пріема опіума. А между этими вдохнове- лицъ во всёхъ пов'єстяхъ Марлинскаго, то межлу мелодіей тихаго чувства и ревущими морской офицерь, дикій черкесь, ливонскій лиссонансами страсти, между гармоніей свет- рыцарь, русскій князь времень междоусобія, лаго восторга и нестройнымъ крикомъ оуйной русскій бозринъ XV или XVI въка, мужчина вакханалів, мутнымъ и нечистымъ упоеніемъ или женщина, старикъ или юноша, Аммасладострастной орги... Переполненное чув- латъ-Бекъ или будочникъ-ораторъ... А между ство безмолвствуеть и даеть себя чувствовать тамь, повторяемь, не только вдохновляться, немногими, но многозначущими словами, ко- но и раздражаться не всякій можеть. Есть буря страстей выражается не «рачами», а вака, который живеть, какъ дремлеть, и киоткрытой рачью, похожей на рокотъ грома, пучей, живой, хотя и неглубокой натурой и ревущій потокъ ея отрывистыхъ ръчей вы- человъка, котораго жизнь похожа на водотекаеть изъ вдохновенія. Поэть можеть из- вороть, не переміняющій міста, но всегда ображать и страсть, потому что она есть бурливый и безпокойный. И внашній галанть явление действительности, но, изображая иметь свое достоинство, потому что не всястрасть, поэть не должень быть въ страсти; кій можеть иметь и его. Пишуть многіе и страсть должна быть предметомъ его поэти- много, но успъхомъ, даже и въ толпъ, польческаго созерцанія въ минуту творчества, зуются очень немногіе, —и эти пользующіеся но не имъ самимъ. Истинное вдохновение всегда целой головой выше техъ, которые

Подобныя произведенія не удовлетворяють смішонь. Но цілое повісти... Позвольте,

«...Я быль тогда влюблень, влюблень до безвидите, что могдо бы быть совежив иначе, и умія! О, какъ обманывались тъ, которые, глядя на мою пасмѣшливую улыбку, на мои разсѣянные взоры, на мою небрежность рѣчей въ кругу красавицъ, считали меня равнодушнымъ и хладноподобныхъ произведенияхъ такое множество кровнымъ. Не видъли они, что глубокія чувства ръдко проявляются именно потому, что они глубоки, во еслибъ они могли заглянуть въ мою душу и, увидя, понять ее - они бы ужаснулись! Все, о чемъ такъ любятъ болтать поэты, чъмъ такъ стараются притворяться любовники, во мин киппло какъ растопленная мыдь, надъ которой и самые пары, не находя истока, зажигались пламенемь. Но мнъ всегда были смъщны до жалости приторные вздыхатели съ своими прянциными сердцами, мив были жалки до презрвнія записные волокиты съ своимъ зимнимъ восторгомъ, своими заучеными изъясненіями; и попасть въ число ихъ для меня казалось всего страшные.

Нътъ, не таковъ быль я: въ любви моей бы вато много страннаго, чудеснаго, даже дикаго; я могу быть понять, или непопятень, но смъшонь никогда. Пылкая, могучая страсть катится, какъ лава: она увлекаетъ и жжетъ все встръчное; разрушаясь сама, разрушаеть вы пепель препоны, и хоть на мигг, но презращаеть въ кипучій котель даже холодное море».

Весь этотъ отрывокъ-народія на одно м'ясто въ «Джяурь» Байрона. Но Байроновъ джяурь—сынъ пламеннаго Востока, азіатецъ душой и теломъ, а нотому и тигръ, следственно животное благородное и поэтическое. хоть темъ не мене все-таки животное... Онъ говорить о своей кипучей крови и знойныхъ страстяхъ совсемъ не для того, чтобы рисоваться ими, но на смертномъ одръ, исповъдуясь передъ монахомъ, и для того, чтобы неистовствомъ звёрскихъ страстей своихъ хотя нъсколько оправдать свои кровавые грфхи. Этотъ джяуръ былъ христіанинъ и потому не могъ, хотя на краю могилы, не смотръть на свои страсти, какъ на несчастье. Вообще, сила страстей отнюдь не то же самое, что глубокость души; эта сила скорве бываетъ признакомъ мелкости натуры при книучей крови. Потомъ всякая страсть, хотя дикая, не говорить о себь, не острить надъ пряничными сердцами и не боится попасть въ ихъ число... Какъ въ действительности, такъ и въ искусствъ все говоритъ само за себя, т. е. дъломъ, а не словами и не увъреніями. Что не равно своему идеалу, но силится дотянуться до него, то необходимо натягивается. Вотъ отчего во многихъ повъстяхъ такъ много бываетъ натяжекъ. Но обратимся фразъ, натъ пышнаго многословія; взглядъ, ческихъ» душъ... брошенный украдкой, недоговоренное слово, кроткая улыбка заменяють въ немъ «речи», дантъ Марлинскаго въ «Лейтенанте Белополна глубокой, энергической, но въ то же разсказцѣ безъ особенныхъ претензій. Это

время и светлой, тихой, благоуханной поэзін, гав все-теплота и свять, но безь огня. дыма и чада... Повторяемъ, и страсть имфетъ свою поэзію и можеть быть предметомъ поэтическаго изображенія; но только поэтъ полженъ изображать ее какъ предметь, вив его и самъ по себъ существующій, а не пъть ей гимны, не выдавать ее, съ божбой и клятвами, за высшій цвъть человьческаго чувства и не делать изъ нея апотеоза. -- Посмотрите, что это такое:

«Не умфю описать, что со мной сталось, когла, обвивая тонкій стань ея рукой, трепетной отъ наслажденія, я пожималь другой ея прелестную ручку: казалось, кожа перчатокъ приняда жизнь, передавая біеніе каждой фибры... казалось, весь составт Полины прыщеть искрами! Когда помчались мы въ бъщеномъ вальсъ, ея летающіе душистые локоны касались иногда губъ моихъ; я вдыхаль ароматный пламень ея дыханія; мои блуждающие взгляды проницали сквозь дымку-я винълъ, какъ бурно взлымались и опанали билоенъжные полушары (!?...), волнуемые монми вздохами, видель, какъ пылали щеки ея моимъ жаромъ, виделъ-нетъ, я ничего не видалъ... полъ исчезаль подъ ногами; казалось, я лечу по воздуху съ сладостнымъ замираніемъ сердца». (стр. 235).

Чтобы окончательно выразить нашу мысль слѣлаемъ въ pendant къ этой выпискѣ другую.

«Испытали ли жажду крови? Дай Богъ, чтобы никогда не касалась она сердецъ вашихъ; но, по несчастью, я зналъ ее во многихъ и самъ извъдалъ на себъ. Природа наказала меня неистовыми страстями, которыхъ не могли обуздать ни восинтаніе, ни навыкъ; огненная кровь текла въ жилахъмонхъ! Долго, неимовърно долго могь я хранить хладную умфренность въ рфчахъ и поступкахъ при обидъ, по зато она исчезала мгновенно, и бъщенство овладъвало мной. Особенно видъ пролитой крови, вмѣсто того чтобы угасить ярость, быль масломъ на огнъ, и я съ какой-то тигровой жадпостью готовъ быль источить ее нзъ врага капля по каплъ, подобно тигру, вкусившему ненавистнаго напитка» (стр. 246).

Истинный романтизмъ, какъ понимали къ повъсти. Хотя герой ея и божится, что его у насъ назадъ тому лътъ иятнадцать! его страсть глубока, какъ море, но мы ви- Читаете и невольно переноситесь въ леса, димъ въ ней одну чувственность и больше гдѣ живутъ тигры, медвѣди и волки, съ ихъ ничего. Вотъ почему ему виделся образъ неистовыми страстями, съ ненасытимой жажтанцующей Полины, и вотъ почему мучила дой крови. Геній Виктора Гюго - этого свиего мысль, что она слушаетъ ласкательства рвиаго архиромантика — уже пускался было какого-нибудь счастливца, который вертится на изображеніе медв'яжьихъ чувствъ и мысъ ней и можетъ быть отвъчаетъ на нихъ слей, сдълавъ бълаго медвъдя героемъ пер-(стр. 203): только истинное, высокое чувство ваго своего романа; его подражатели, не чуждо ревности и полно взаимнаго довърія. столь смълые, ограничились изображеніемъ Оно не жжетъ, но гръетъ; оно не пылаетъ звърей подъ человъческими именами, съ чепожаромъ, но теплится кроткимъ свътомъ, ловъческими обликами, оставивъ имъ только Въ немъ все одухотворено, и самое желаніе ихъ животныя страсти, чтобъ выдавать ихъ чисто и дівственно. Въ немъ ніть громкихъ за глубокія ощущенія глубокихъ, «сатани-

Гораздо болве быль въ своей колев таи если оно заговорить—его рѣчь будеть зорѣ»—этомъ живомъ, легкомъ и шутливомъ настоящій родь таданта Мардинскаго, и.— Читатели можеть быть жлуть оть насъ несмотря на то, что въ повъсти нътъ ни подробнаго разбора кавказскихъ повъстей лицъ, ни характеровъ, хоть сколько-нибудь Марлинскаго, особенно «Аммалатъ-Бека» и художественно-очерченныхъ, а следователь- «Муллы-Нура»; увы, мы не въ состояни но нъть и признаксвъ голландской народ- выполнить ихъ ожиданія! По праву доброности, - ибо купецъ, кстати и не кстати го- совъстнаго критика, мы хотъди прочесть эти ворящій при каждомъ слов'я «два аршина пов'єсти, принимались н'єсколько разъ но съ четвертью», еще не голландецъ, такъ же всякой силъ есть предълы, и мы посяв мноточена на кухнь, еще не голландка (пере- лій принуждены были сознаться въ своемъ м'єните ихъ имена, и они будуть принадле- безсиліи для совершенія подобнаго подто, что любовь героевъ повъсти ужъ через- малать-Бекъ»—есть удачныя страницы, хоподробностей; особенно забавны матросскіе вольте любоваться, сколько луш'я уголно: разговоры, и вообще въ тонъ разсказа много добродущія и непритворной шутливости. Къ кварій» и «Морехолъ Никитинъ».

Собственно русскія пов'єсти Марлинскаго, содержание которыхъ онъ браль изъ русской «Навады», «Романъ и Ольга», «Измвиникъ» и пр. Въ нахъ ръчь повидимому русская и чаевъ, поверій и ссылокъ на исторію; но ни русскаго лица, ни русской души. Это-Расиновскія трагедіи въ форм'в разсказовъ. Снифаты, выбросьте изъ рачей немногое число русскихъ поговорокъ и пословицъ, и предъ вами очутятся тѣ безличные образы, которымъ къ лицу всякое платье и всякое имя. и которые столько же русскіе, сколько и греки, и нъмцы, и англичане, и татары. То же должно сказать и о рыцарско-ливонскихъ разсказахъ Марлинскаго: его нъмецкіе рыпари и дамы ничемь не отличаются отъ новгородскихъ молодцовъ и молодицъ, которые ничамъ не отличаются отъ его намецкихъ рыпарей и дамъ. Перечтите «Замокъ Эйзенъ». нерф разсказывать, и чрезвычайное сходство бенно риторикф... въ действующихъ лицахъ, особенно въ ихъ

какъ купчиха, которой вся жизнь сосредо- гократныхъ пріемовъ и невероятныхъ усижать къ какой угодно націи): несмотря на вига. Конечно вънихъ. — особенно въ «Амчуръ сладковата и слишкомъ походитъ на тя и въ слишкомъ ограниченномъ числъ, есть канареечную, а представитель французской превосходные стихи-переводъ черкесскихъ націи, Монтань Люссакъ, ужъ черезчурь и пісень; но цілое такъ натянуто, такъ переподлъ, и глупъ, и пошлъ; несмотря на ужас- тянуто и въ изобрътени, и въ изложени, что ную растянутость и множество ненужныхъ впечатление, производимое на лушучитателя, вставокъ и разглагольствованій, —веселень- очень походить на давденіе кошмара. Что кій разсказець читается до конца и не безь касается до Муллы-Нура, этого татарскаго удовольствія. Въ немъ много премиленькихъ Карла Моора, то воть онъ вамъ весь — из-

«Что на свътъ тайнаго кромъ нашего сердца. Разсвътаетъ ночь, крывшая злодъйство; дремучислу такихъ же удачныхъ разсказовъ въ чій лѣсъ находить голось на обвиненіе; разстуэтомъ родъ должно отнести «Военный Анти-кварій» и «Морехолъ Никитинъ». настся хлябь моря и выдаеть утопленное хищ-никами добро. Могилы, самыя могилы не скрывають во мракт своемъ преступленій, и съ червями зарождаются въ ней метители. Я видълъ: русскіе узнавали по внутренностямь тёль простарины, не выдержать никакой критики, шлое, какъ пдолоноклонники предки наши угадаже самой сиисходительной. Таковы суть: дывали по нимъ будущее. А когда можно заставить говорить мертвецовъ, кто заставить молчать живыхъ?. Тайное скоро становится явнымъ, и базарная молва перъдко трубить о томъ, что имена русскія, даже много русскихъ обы- было шопотомъ сказано между двоими.- Нѣтъ, моя жизнь не тайна, мои похожденія можеть разсказать теб'в посл'ядній мальчикь въ Куб'в.— Онь убиль своего дядю и б'вжаль въ горы! Воть вся повъсть обо мнъ, и она не ложь, но полна мите съ дъйствующихъ лиць ихъ охабни и лиона? но справедливо ли осудить меня по этимъ словамъ всякій, кто ихъ услышить? На это могу отвъчать только я. Пусть отрубять мнт голову, что жъ найдеть въ этой головѣ судья для объясненія моего преступленія? Пусть выр'єжуть сердце, какъ отгадають въ немь пружины, которыя двинули на убійство?.. А въ этомъ вся важность для меня! Только это зову я на судъ совъсти, все остальное дъло случая, все остальное пусть какъ хотятъ судять въ людскомъ диванъ. Тяжело мяъ думать объ этомъ, еще тяжелее разсказывать, и между темь оно меня душитъ!.. мучительно вырывать зубчатую сгрълу изъ раны, но и оставлять въ ней нестериимо ...

Кто это говорить: ливонскій рыцарь, «Замокъ Нейгаузенъ», «Латника», «Замокъ итальянскій разбойникъ, или французскій ли-Венденъ», «Ревельскій Турниръ», и вы уви- тераторъ романтической школы?.. Неть, это дите въ нихъ поразительную бѣдность изо- «рѣчь» кавказскаго татарина... Умный татабрѣтенія, удивительное однообразіе въ ма- ринъ! ужъ и видно, что наукамъ учился, осо-

Въ последнихъ своихъ произведеніяхъ «рвчахъ», изъ которыхъ сшиты эти разска- Марлинскій довель до крайности основные зы. Лучшій изъ нихъ «Ревельскій Турниръ»: элементы своего таланта. т. е. изображеніе въ немъмало сильныхъ страстей, много добро- неистовыхъ страстей и неистовыхъ положедушія и веселости, а потому онъ и читается съ ній, изображеніе высшаго общества, на коудовольствіемъ, какъ занимательная сказка. торое онъ смотрёль изъ-за Кавказа, русскую

Приведемъ образуцки и которыхъ изъ этихъ последними участниками въ пире, доканчи-

шествъ на балъ у австрійскаго посланника, такіе вившніе таланты необходимы, полезны, - прочтите отрывокъ «Месть»; тутъ вы уви- а следовательно и достойны всякаго уваженія. тите какъ «свътскій» капитанъ Змівевь отпу- Только незаслуженная слава и преувеличенскаеть лагерныя любезности Надежде Ие- ныя похвалы вооружають противъ нихъ. тровић Зоричъ, поминутно называя ее «су- потому что свидетельствують объ испорчендарыня», и какъ Надежда Петровна Зоричъ ности вкуса чублики. Но отдавать имъ должотвачаеть этому храброму канитану любезно- ное пріятно по чувству человаческому и постями полковой маркитанки, начитавшейся лезно для истины. Для массы общества все «свътскихъ» романовъ русскаго издълія. Въ витшие доступите внутренняго, —и она бростать в «Новый Русскій Языкъ» вы увидите, сается на внёшнее, а черезъ это въ ней обракакъ говорять русскіе купцы; вирочемъ не щаются идеи и проводится въ нее образотрудитесь перечитывать этой «юмористиче- ванность. Но главная заслуга вижшнихъ таской» статейки; довольно для вась и этого лантовъ состоить въ томъ, что они отрицаобразчика: «Такъ-съ, виноватъ-съ, дело дорож- тельнымъ образомъ воспитываютъ и очиное-съ! Я въдь впрочемъ не для ради чего щаютъ эстетическій вкусъ публики: пресыиного прочаго, а такъ изъ компанства, хо- тясь ихъ произведеніями, многіе обращаются тълъ только, утрудивъ, побезнокоя васъ, про- къ истиннымъ произведеніямъ искусства и сить соблаговоленія, чтобы нашему чайнику научаются цінить ихъ. Кто не восхищался возымьть соединяемое купносообщение съ романами Радклифъ, Дюкре-дю-Мениля, Авэтимъ самоваромъ-съ. По просту такъ ска- густа Лафонтена, Жанлисъ и Коттенъ и дазать-съ, малую толику водицы-съ!» (т. XII, же не предпочиталъ ихъ сначала романамъ стр. 76). Такимъ языкомъ проситъ на стан- Вальтеръ-Скотта и Купера? И эти многіе попіи купецъ у офицера воды изъ самовара для тому только и поняли впоследствіи достоинчайника: какая наблюдательность, какъ все ства британскаго и американскаго романиэто верно подслушано и верно передано, стовъ, что сперва восхищались романами безъ преувеличенія, безъ всякой натяжки!.. этихъ господъ и госпожь, а черезъ Вальзнаковъ препинанія»: увъряемъ васъ, что пошли далъе Радклифъ и Дюкре-дю-Мениля высокаго и страстнаго слога у насъ не до- наготы, и отъ холода... стаетъ ни силъ, ни терпвиія... Потрудитесь сами, а мы и безъ того устали.

народность, остроуміе и изысканность языка. клонниковъ только людей, которые являются элементовъ, доведенныхъ до пес p'us ultra, вая въ заднихъ аппартаментахъ остатки бар-Если хотите имъть понятіе о высшемъ об- скаго объда... Но, несмотря на все сказанное. Для образчика остроумія перечтите статьи: теръ-Скотта и Купера поняли ихъ истинную «Исторія серебрянаго рубля» п «Исторія цену. Что же касается до техть, которые не самый отчаянный поставщикъ газетнаго му- съ братіей — пусть себь читають во здравіе! сора позавидоваль бы въ своихъ нравоопи- Что бы ни читать, все лучше, чемъ играть сательныхъ и нравственно-сатирическихъ въ карты или сплетничать. Слуга донашистатейкахъ ихъ остроумію и затьйливости... ваеть платье своего господина: оно и старо, Для выписокъ дикихъ фразъ и натянутаго и потерто, но все служитъ ему защитой и отъ

Мы уже говорили о критическихъ статьяхъ Марлинскаго и указали на нихъ, какъ на Такой конецъ авторскаго поприща очень важную заслугу русской литературь со стоестествень: онь — необходимое следствіе его роны ихъ автора; съ такой же похвалой начала. Только истинные таланты эрбють и должны мы упоминуть и о его собственномужають съ лътами, только въ ихъ произве- литературныхъ статьяхъ, каковы: «Отрывки деніяхъ исчезаеть съ годами дымный юно- изъразсказовь о Спбири», «Шахъ Гуссейнъ», шескій пламень и уступаеть место ровной «Письмо къ доктору Эрдману», «Сибирскіе теплоть, и не ослыпительному, но луче- нравы Исыхъ» и пр. Во всихъ этихъ статьзарному свъту — и конецъ ихъ поприща яхъ виденъ необыкновенно умный, блестяознаменовывается твореніями глубокими, ще-образованный человік и талантливый какъ море, и величественными, какъ звъзд писатель, и почти всъ отличаются въ протиное небо въ тихую и ясную ночь. Внёшній воположность пов'єстямъ языкомъ простымъ, таланть скоро высказывается весь, истощаеть живымь и прекраснымь безь изысканности. офдиній запасъ своего внутренняго содержа- Марлинскій пробоваль свой таланть почти нія и скоро доходить до необходимости не- во всёхь родахь литературныхь упражненій ребиваться собственными крохами, собствен- и потому писаль и стихи, но впрочемь сконой ветошью, обновляя ихъ бълилами и ру- ро самъ призналъ въ себъ отсутствие поломянами изысканной фразеологіи дикаго язы- жительнаго таланта для этого поприща. Мелка. Почти всегда подвергается онъ горькой кія его стихотворенія рѣдко отличаются даже участи пережить свою славу, умереть посяћ плавиостью стиховъ, а переводы изъ Гете ея кончины и видъть въ числъ своихъ по- такъ мало даютъ понятія о достоинствъ своихъ оригиналовъ, какъ дебелый переволь Ко- И вотъ мы кончили нашъ разборъ прострова «Иліады», или тяжелый переводъ изведеній Мардинскаго; вывести результать Мерзлякова Тассова «Освобожденнаго Геру- изъ всего сказаннаго нами о немъ, какъ о салима», или разжиженный сахарнымъ си- писатель, предоставляемъ нашимъ читатеропомъ переводъ Ранча того же творенія лямъ. Мы говорили откровенно и прямо. и поэмы Apiocto. Марлинскій, следуя тогдаш- sine ira et studio; но пояснять больше не нему направленію, написаль стихами поэму будемь, «чтобь гусей не разпразнить». — а «Андрей Переяславскій» — произведеніе, не гуси, какъслышно, уже и безътого на насъ стоющее критики и отвергнутое самимъ ав- сердятся за то, что мы видимъ Божій свътъ торомъ, но мъстами блещущее искорками не въ одномъ болотъ съ муравчатымъ бепоэтическаго чувства.

ствъ черкесскихъ пъсенъ, переведеныхъ въ обычную пишу. «Аммалатъ-Бекѣ».

режкомъ, на которомъ они такъ шумно па-Мы уже говорили о поэтическомъ достоин- сутся всю жизнь свою и лобывають себъ

## Двъ дътскія книжки.

Подарокъ на Новый годъ. Двѣ сказки Гофмана, для большихъ и маденькихъ пѣтей. Спб. 1840. Дътскія сказки дъдушки Иринея. Спб. 1840. Авт части.

Самые повидимому простые и обыкно- было завидно; если вы добры къ дътямъ Всь говорять напримьрь о важномь влія- пыловавь ихъ, вышлите оть себя, чтобы они

венные предметы часто бывають въ своей или воспитываете ихъ на благородную носущности самыми важными и великими. гу, -- дайте имъ прушекъ или сластей да, переніи воспитанія на судьбу челов'єка, на его опять пошли браниться и драться. Ребенокъ отношенія къ государству, къ семейству, не учится, не хочеть и слышать, чтобы взять къ ближнимъ и къ самому себъ, но многіе въ руки книгу, — что за нужда, въдь онъеще ди понимають то, что говорять? Слово еще дитя--подростеть, будеть поумные, такъ стане есть дело; всякая истина, какъ бы ни неть и учиться! Ребенокъ хватается за всябыла она несомивниа, но если не осущест- кую книгу, какая ему ни попадется, хотя вляется въ лъдахъ и поступкахъ, произнося- бы то быда анатомія съ картинами или Арещихъ ee — есть только слово, пустой звукъ, — тинъ съ гравюрами; — что за нужда, въль та же ложь. Посмотрите внимательнее на онъ еще дитя! благо, что охота къ книгамъ отношенія родителей къ дітямъ, дітей къ есть пусть лучше навыкаеть читать, чить родителямъ, словомъ, посмотрите вниматель- резвиться! Учитель говорить отцу, что грамнье на воспитаніе, и у васъ сердце обольет- матика, которую онъ купиль для сына, не ся кровью. Ребенокъ встъ что ни попало и годится, что она или ужъ устареда, или безсколько хочеть, - что нужды! говорять неж- толкова, безсмысленна, что ея не понимаеть ные родители, въдь онъ еще дитя! Ребенокъ самъ авторъ, не знающій ни духа, ни харакмучить собаку или колотить двороваго тера языка; это еще что за новости! восклимальчишку, — что нужды! восклицають за- цаеть оцытный и благоразумный родитель. ботливые родители, вёдь онъ еще дитя! Дёти вёдь онъ дитя—для него всякая книга госсорятся, кричать между собой, и если ихъ дится, а за эту я заплатиль деньгами, сталокрикъ, брань и слезы не м'вшають папеньк'в быть, хороша!... А между т'вмъзаговорите съ и маменьк в соснуть посль объда или погово- «дражайшими родителями» о двтяхъ и воспирить съ гостями, - что нужды! въдь они дъти, таніи: сколько общихъ фразъ, сколько ходяпусть себф ссорятся и кричать! Выростуть чихь истинь наговорять или нарезонёрствувелики, не будутъ ссориться и кричать! Пере- ютъ они вамъ! «Ахъ, дъти! да! какъ тяжко бранившись, а иногда и передравшись другъ имъть дътей! сколько заботъ! надо выростить! съ другомъ, дъти приобгаютъ къ отцу и ма- да и воспитать! Мы ничего не щадимъ для тери съ жалобой другъ на друга, —и, помп- воспитанія своихъ дітей! Изъ посліднихъ дуйте, стоить ли разбирать детскія ссоры! силь бьемся! Я отдаль своихь вь училище, Если вы строги, дайте всемъ по щелчку или покупаю книги-тьма расходовъ! А мы для перестките встхъ розгами, чтобъ никому не своихъ прінскали «мадамъ» (или «мамзель»

Соч. Бълинскаго. Т. І.

жайшіе родители!...

нія, или того, что такъ ложно называють за которые она часто слышить себв «charвоспитаніемъ. Это еще только воспитаніе, mant»! Ко всему этому какая у ней чистая какъ обыкновенно говорится, на волю Божію, душа, какое нравственное сердце: она уже а въ самомъ-то дълъ, на волю случая — невъста, — а кромъ Бульи и Беркена еще воспитаніе природное, воспитаніе не въ пе- ничего не читала, и произнесите при ней реносномъ, а въ этимологическомъ значеніи имя Шекспира, она съ милой наивностью этого слова, т. е. воскармливаніе, —воспита- спроситъ васъ: mais qu'est се que c'est? — а ніе простонародное, м'єщанское. Есть еще когда вы начнете говорить о Шекспир'є, она воспитание попечительное, деликатное, стро- съ такой милой разсаянностью, съ такимъ гое, благородное. Въ немъ на все обращено достоинствомъ и такъ неожиданно для васъ вниманје, ни одна сторона не забыта. При повернетъ разговоръ на погоду или на поэтомъ воспитаніи дитя Есть и во время, и въ следній баль. Виктора Гюго и Поль-де-Кока мъру, передъ объдомъ непремънно ходить она будеть читать уже послъ замужества, а учится, въ опредъленную пору встаетъ и ло- сердца: чего добраго, они взволнують его опрятности парствуеть простота и неизы- родную душу, безъ копейки за душой сканность, соединенныя съ благородствомъ, достоинствомъ, хорошимъ вкусомъ и хорошимъ тономъ. И это отражается во всемъ: и въ одеждъ, и въ манерахъ. Одно то чего какъ сказалъ Пушкинъ... Мечтать и люстоить, что дитя умветь уже скрывать свои бить-предаться человвческой страсти-да жадно желаеть, не обнаруживать удивленія благовоспитанная дівушка высшаго тона: удивленіе и радость, — словомъ приличію и сотой, если Богъ наградиль ею, нарядомъ. тону жертвовать всеми своими чувствами, если ея рара богаче другихъ, но ни душой, даже самыми святыми, самыми человъче- ни сердцемъ и ни другими мъщанскими странскими!... Короче: даже китайскіе мандарины, ностями. Она выйдетъ замужъ;—даже если эти высокіе идеалы и образцы природы иска- и другіе не похлопочуть объ этомъ, сама все очаровательне сколько и граціозна; ничему не удивляясь, нихъ натъ ни тани!.. она ничего не испугается и ни отъ чего не Мы представили двъ крайности одной и

-- провинціальныя названія гувернантки), прійдеть въ смущеніе. Въ ней всегла такое чтобъ они и пофранцузски знали, и на фор- спокойствіе, такая ровнота духа, все такъ тепьянахъ пграли!» Въ добрый часъ, дра- соразмърно и прилично... А сколько въ ней талантовъ, которыхъ она не выставляетъ на Но это еще только одна сторона воспита- видъ, какъ какая-нибудь провинціалка, но гулять съ гувернеромъ или гувернанткой, пока довольно съ нея Бульи и Беркена. Оно умъренно ръзвится, занимается гимнастиче- и хорошо: Шиллеръ, Гёте, Байронъ, Гофскими упражненіями на красивыхъ в'вшал- манъ, Шекспиръ, Вальтеръ-Скоттъ, Пушкахъ, столбахъ, перекладинахъ, по часамъ кинъ — опасны для юнаго дъвственнаго жится. Физическое воспитание въ гармонии какими-то странными желаніями, неясными съ правственнымъ: развитію здоровья и крф- мечтаніями, произведуть въ дфвушкф экстазъ, пости тела соответствуеть развитие умствен- экзальтацию, дадуть ей какую-то внутреннюю ныхъ способностей и пріобр'ятеніе познаній. поэтическую жизнь, — и вотъ долго ли до гр'я-А форма — о, это само изящество! При ка! — д'ввушка встречаеть на земле какую-то

> И жизнь могучая даеть И пышный цвътъ, и сладкій плодъ —

чувства, не хвататься жадно за то, чего что же скажеть свёть?.. Нёть, не такова и ралости къ тому, что возбуждаеть въ немъ она можетъ выдвинуться изъ толны, но краженной и умершей отъ искусственности, даже устроить, но это замужество будеть блестякитайскіе мандарины ничто передъ этими щее, способное возбуждать зависть, а не милыми, благовоспитанными детьми... И если толки. Вотъ что делаетъ истинное воспитажизнь человъческая есть театральня сцена ніе изъ дъвушекъ! А юноши?-О, объ нихъ или салонъ, и если «казаться» есть цёль я боюсь и говорить: всё они и умные, и глучелов вческой жизни, то въ этомъ образъ вос- пые, и ученые, и невъжды-всъ они съ тапитанія мы нашли норму воспитанія. Въ кимъ философскимъ равнодушіемъ смотрятъ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть прекраснѣе и на жизнь, въ которой для нихъ нѣтъ ничего напримъръ свътской дъ- ни таинственнаго, ни удивительнаго, ни невушки? -- Она скорте согласиться тысячу постижимаго; вст они съ такою «львиною» разъ умереть, нежели одинъ разъ въ жизни наглостью наводять на васъ свой лорнетъ... въ глазахъ свёта показаться смешной, т. е. прекрасные молодые люди!.. А какъ свободно. прійти въ восторгь отъ созданія искусства, съ какой небрежностью говорять они поотъ созерцанія явленій природы, или отъ раз- французски-словно на родномъ языкѣ, и сказа о высокомъ подвигь и всего, отъ чего какъ мило не умьють сказать двухъ русплачуть и чёмъ восхищаются люди дурного скихъ фразъ, написать русской строки безъ тона. Она столько же развязна и свободна, ороографическихъ ошибокъ-педантизма въ

той же стороны; но есть еще середина, кото- за то, что дитя много кушало, и за то, что жалко смотрать,

Какъ негодяй офиціантъ Ломаетъ барина въ передней!

Но это въ сторону: дело въ томъ, что въ Павловну: посмотрите, какъ онъ хлопочеть. этомъ кругу общества воспитание состоить чтобы новыгодиве сбыть ее съ рукъ, подовъ томъ, чтобы убить въ петяхъ всякую роже продать... Продать? -- какое ужасное жизнь и живость, следать изъ нихъ попу- слово!.. Отець продаеть свою дочь, торгуеть гаевъ и милыхъ куколъ, о которыхъ бы всв ею конечно не по мелочи, но одинъ разъ говорили: ахъ, какъ хорошо они воспиты- навсегда и не больше, какъ для одного чеваются!...

дителями и отцомъ и матерью?» - Какъ ка- изъ своей красоты, - тоже будетъ права, покая? — взгляните летомъ на мухъ: какая тому что поступитъ такъ изъ любви къ до-Грибовдовъ давно уже сказалъ-

> Чтобъ инфть дфтей, Кому ума не доставало!

щенное имя отца и матери, - противъ этого соглашаемся, что источникъ всего этого люникто и не спорить; но не этимъ еще все бовь, но какая-вотъ вопросъ! Откуда она оканчивается: туть человъкъ еще не выше жи- проистекаеть, куда она стремится, къ кому вотнаго; есть высшее право-родительской обращается? Зачемь зверь рветь и губить любви. «Да какой же отець или какая мать подобныхь себь, а въ голодь пожираеть собне любить своихъ детей?» — говорите вы. ственныхъ детей? — Затемъ, что онъ любитъ Такъ, но позвольте васъ спросить, что вы себя, а любовь къ себъ есть условіе всякой называете любовью? какъ вы понимаете лю- индивидуальности, которая въ свою очередь бовь?-Відь и овца любить своего ягненка: есть условіе всякаго бытія, основа и законъ она кормить его своимъ молокомъ и облизы- жизни. Зачёмъ собака грызется съ другой ваетъ языкомъ; но какъ скоро онъ меняетъ изъ-за брошенной кости? — Опять затемъ, что ея молоко на злакъ полей—ихъ родственныя любитъ себя. И насъ не оскорбляетъ это въ отношенія оканчиваются. Вёдь и Проста- животныхъ; по крайней мере мы не винимъ кова любила своего Митрофанушку: она не- ихъ за это и не считаемъ злодъями и прещадно била по щекамъ старую Ерембевну и ступниками, потому что они живутъ и дъй-

рая, какъ всв почти середины, часто бываеть дитя мало кушало; она любила его такъ, что хуже крайностей. Мы говорим в о восинтании еслибы онъ взлумалъ ее бить по шекамъ. того класса общества, которое на низшіе она стала бы горько плакать, что милое, несмотрить съ благороднымъ презрвніемъ и наглядное двтише больно обколотить объ нее чувствомъ собственнаго достоинства, а на свои ручонки, Итакъ, развъ чувство овпы. выспіе съ благогов'яніемъ. Оно изо вс'яхъ которая кормить своимъ молокомъ ягненка силъ хлопочетъ быть ихъ върной копіей; но чувство Простаковой, которая, бывши овной на зло себ'в остается какимъ-то среднимъ и коровой, готова еще сделаться и дошалпропоријональнымъ членомъ, съ собственной кой, чтобы возить въ колясочкъ свое двахарактеристикой, которая состоить въ от- дцатильтнее дитя, - развъ все это не дюсутствін всякаго характера, всякой ориги- бовь? — Да, любовь, но какая? Любовь чувнальности, и которую всего върнъе можно ственная, животная, которая въ овцъ, какъ выразить мищанством во дворянстви. Не- въ животномъ, отличающемся и животной принужденность и милая наглость перехо- фигурой, имветь свою истинную, разумную, дить у него въ жеманство и кривлянье; хо- прекрасную и восхищающую сторону, но корошій тонъ-въ обезьяничество. Смішно и торая въ Простаковой, какъ въ животномъ. отличающемся человъческой фигурой, вмъсто овечьей, -- безсмысденна, безобразна и отвратительна. Далве: ввдь и Павелъ Аоанасьевичъ Фамусовъ любилъ свою дочь, Софью ловѣка, который будеть называться ея му-Воспитаніе! Оно вездѣ, куда ни посмотри- жемъ!.. Но вѣдь это онъ дѣлаетъ не для себя, те, и его ивть нигдв, куда ни посмотрите. а для ея же счастья? — скажуть многіе. Пре-Конечно вы его можете увидеть даже во красно! Но после этого и разбойникъ, ковсихъ слояхъ общества, отъ самаго высшаго торый для приданаго дочери заръжетъ педо самаго низкаго, но какъ редкость, какъ редъ ея свадьбой несколькихъ человекъ, буисключеніе изъ общаго правила. Отчего же детъ правъ, потому что сдёлаетъ это изъ это? Да оттого, что на свъть бездна родите- любви къ дочери? Посль этого и иная малей, множество рарая et mamans, но мало тушка, которая, не желая видёть вънищеть отцовъ и матерей. «Вотъ прекрасно!» — вос- свою нажно-любимую дочь, научить или клицаете вы, «какая же разница между ро- принудить ее сдълать выгодный промысель бездна родителей, но где же отцы и матери? чери?.. И разве этого не бываеть въ самомъ діліз Разві старый подъячій, закоренівшій въ лихоимствъ и казнокрадствъ, не поставляль первымъ и священнымъ долгомъ своего родительскаго званія передать свое подлое Право рожденія — священное право на свя- ремесло н'яжно-любимому сынку? — Мы опять

сердится, когда его отъ нея отнимаютъ. Но дитъ и въ который все возвращается. «Возбезразличныхъ междометій начинаетъ по-любовь отъ Бога, и всякій, кто любитъ, ростепенно переходить къ членораздельнымъ жденъ отъ Бога и знаетъ Бога. Кто не лючелов'якт, вся жизнь котораго до поры пол-бывающій въ любви, пребываеть въ Бог'я. прерывное формированіе, деланіе, становле- Іоаннъ (перв. пос. гл. IV, стр. 7, 8 и 16). nie (das Werden) полнымъ человъкомъ, для И потому всякая власть и всякая сила тольего духа, какъ средствами къ разумному любовью, горитъ огнемъ неотразимаго убъсчастью. Еще младенець, принавъ къ источ- жденія и согрываеть теплотой умиленія серднику любви-къ груди своей матери, онъ це услышавшее его, и даетъ ему миръ и счаостанавливаетъ на ней не беземысленный стье; но слово, дишенное любви, и святыя взглядъ молодого животнаго, но горящій истины ділаетъ холоднымъ и мертвымъ свѣтомъ разума, хотя и безсознательнаго; онъ нравоученіемъ и потому безсильно надъ улыбается своей матери, -- и въ его улыбкъ умомъ и сердцемъ. свътится лучь божественной мысли. Во всъхъ Истина выше человъка, какъ личности: проявленіяхъ его любви просвічиваеть не чтобъ быть достойнымъ имени человіка, онъ простое, инстинктивное, но уже не чуждое долженъ сделаться сосудомъ истины. Но смысла и разумности чувство: еще ноги его истина не дается человъку вдругъ, какъ его слабы, онъ не можетъ сдфлать ими шага для законное обладание: онъ долженъ достигать

ствують поль невольнымъ, рабскимъ вдія- вступленія въ жизнь, но уже дюбовь его ніемъ животнаго инстинкта и, кром'є сохра- выше любви животной. Такъ неужели после ненія п возрожденія своей индивидуальности, этого любовь ролителей, -- существъ вполик не имъють никакихъ обязанностей. И чело- развившихся, должна оставаться при своей въкъ, подобно животному, замкнутъ въ своей естественности и животности, неспособныхъ пидивидуальности и безсознательно следуетъ отделиться отъ самихъ себя и перейти за данному ему природой инстинкту самосохра- околдованную черту замкнутой въ себ'в инлиненія и стремленію къ улучшенію своего по- видуальности? Н'єть, всякая челов'єческая ложенія; но неужели этимъ все и должно въ любовь должна быть чувствомъ, просв'ятленнемъ оканчиваться?- Нътъ, разница чело- нымъ разумной мыслью, чувствомъ одуховъка съ животными именно въ томъ и со- твореннымъ. Но что же такое дюбовь? - Это стоитъ, что онъ только начинается тамъ, гдв жизнь, это духъ, сввтъ луча: безъ нея всеживотныя уже оканчиваются. Кром'в обязан- смерть при самой жизни, все-матерія при ностей къ себъ, онъ имъетъ еще обязанности самомъ органическомъ развити, все тракъ къ ближнимъ; кромъ инстинкта, который есть при самомъ зрънји. Любовь есть высшая и у животныхъ, онъ имветъ еще чувство, раз- единая двиствительность, вив которой все судокъ и разумъ, которыхъ нътъ у живот- призраки, обманывающіе зраніе, формы безъ ныхь; будучи существомь и растительнымь, содержанія, пустота въ кажущихся грании животнымъ, будучи плотскимъ организ- цахъ. Какъ огонь есть вмъсть и свътъ, и момъ, онъ есть еще и духъ-искра и обликъ теплота, такъ и любовь есть осуществив-Духа Божія. Сл'єдовательно, и его любовь шійся, явленный разумъ, осуществившаяся, должна быть высшей ступенью той любви, явленная истина. Ею все держится, и весь которую мы видимъ во всей природѣ, — отъ міръ— ся явленіе. Въ природѣ она разлита сродства стихій, отъ ихъ безмолвнаго орга- какъ электричество; въ духв является разнизированія въ минераль, заключенный въ умной мыслью, въ самой собів-носящей нѣдрахъ земли, отъ прозябанія дольней лозы, силу своего проявленія въ благомъ дъйствіи. возникающей изъ зерна, - до животнаго, ко- И потому человъкъ, полный ею, сильнъе торое добровольно лишается жизни, съ яро- Самсона: съ мучениками первыхъ временъ стью защищая своихъ детей. Человекъ есть христіанской церкви безтренетно шель къ міръ въ маломъ видь: въ его организмь всь дикимъ звырямь и, объятый пожирающимъ стихій природы, первосущныя ся силы, вся пламенемъ, пель гимны Богу живому и безминеральная природа-металлы и земли; въ смертному, онъ изъ рыбаря становился ловжизни его организма всв процессы природы цомъ человъковъ. Любовь столь сильна, что и минеральное срощение извић, и прозябае- творить непостижимое, торжествуеть надъ мая растительность, и животное развитіе въчно неизмънными условіями пространства изнутри. Онъ является на свътъ живот- и времени, надъ безсиліемъ плоти, младенцу нымъ, которое кричитъ, спитъ, фстъ и инстинк- даетъ львиную силу. Самъ Богъ есть любовь тивно хватается за грудь, и инстинктивно и источникъ любви, изъ котораго все исхоуже съ того мгновенія, какъ языкъ его отъ дюбленные! станемъ дюбить другъ друга; ибо звукамъ и лепетать первыя слова, — въ немъ бить, тотъ не позналъ Бога; потому что уже оканчивается животное и начинается Бого есть любовь-Вогь есть любовь, и пренаго мужества есть не что иное, какъ без- и Богъ въ немъ», говоритъ св. апостолъ полнаго наслажденія и обладанія свлами сво- ко въ любви. И потому слово, провикнутое

ея трудомъ, борьбой, лишеніями и страда- шее воспитаніе не сділало лучшимъ. Горе ніемъ, —и вся жизнь его должна быть стре- дурнымъ д'ятямъ! почему бы они ни сд'ядамленіемъ къ истинъ. Личность человьческая лись такими-отъдурного ли воспитанія, по есть частность и ограниченность: только исти- винв родителей, или отъ случайныхъ обстона можеть сделать ее общимъ и безконеч- ятельствъ, -- но они несчастны, потому что нымъ. Поэтому первое и основное условіе не знають счастія сыновней любви и не модостиженія истины есть для человѣка отлу- гуть имѣть надежды вкусить счастье любви чение отъ самого себя въ пользу истивы, родительской. Но тъмъ не менъе полжно Отсюда происходять добровольныя лишенія, вникать въ причины ихъ нравственнаго искаборьба съ желаніями и страстями, неумоли- женія, если не для оправданія ихъ, то для мая строгость къ своему самолюбію, готов оправданія истины, которая выше всего, ность къ самообвиненію предъ истиной, само- даже родителей, и для поучительнаго приотвержение и самопожертвование; кто не мъра въпредотвращение такихъ возмущаюзналъ и не испыталъ въ своей жизни ни- щихъ душу явленій. Мы сказали, что отепъ чего этого, тоть не жиль въ истинв, не любить свое дитя, потому что оно его рожилъ въ любви.

бовь родительскую.

что оно ихъ рождение. Родство крови есть самомъ рождении отецъ долженъ носвятить первая и въ то же время священная осно- свое дитя служенію Богу въ дух и истива любви, ея исходный пункть, отъ котораго на, -и посвящение это должно состоять не движется ея развитіе. Возставать противь въ отторженіи его отъ живой действительэтого могуть только или отвлеченные умы, ности, но въ томъ, чтобы вся жизнь и кажразсудочные люди, неспособные проникнуть дое действее его въ жизни было выраженіни въ какую живую, явленную истину, или емъ живой, пламенной любви къ истинъ, въ сердца холодныя, сухія, мертвыя, если не которой является Богъ. Только такая любовь порочныя и не развратныя. Но, повторяемъ, къ дътямъ истинна и достойна называться естественная любовь, основывающаяся на любовью; всякая же другая есть эгонзмъ, одномъ родствъ крови, еще далеко не со- холодное самолюбіе. Вся жизнь отца и маставляеть того, чемъ должна быть челове- тери, всякій поступокъ ихъ должень быть ческая любовь. Изъ родства крови и плоти примфромъ для дътей, и основой взаимныхъ должно развиться родство духа, которое одно отношеній родителей къ дітямъ должна быть прочно, крепко, одно истинно и действи- любовь къ истине, но не къ себе. Есть тельно, одно достойно высокой и благород- отцы, которые любять детей для самихъ ной человъческой природы. Посмотрите: себя, -и въ этой любви есть своя истинсколько на свътъдурныхъдътей, которыятеря- ная и разумная сторона; есть отцы, котоють къ родителямъ всякую любовь, но оказы- рые любять своихъ дътей для нихъ самихъ, вають кънимъ только вившнее, формальное и эта любовь выше, истиниве, разумиве; уваженіе, какъ скоро избавляются літами но при этихъдвухъ родахъ дюбви есть еще и обезпеченіемъ своего состоянія отъ ихъ высшая, истиннѣйшая и разумнѣйшая любовь власти и вліянія, и къ тому же не ждуть къ детямь-любовь въ истине, въ Боге. себъ никакого наслъдства послъ ихъ смерти. Любитълиотецъ своего сына, если заставляетъ Сколько бываеть въ свъть ужасныхъ примъ- его смотръть съ уваженіемъ на свои дурные ровъ детей, не оказывающихъ родителямъ и безиравственные поступки, какъ на бладаже и внешняго уваженія, требуемаго обще- городные и разумные? Не все ли это равно, ственными приличіями, - даже дітей, оскор- что требовать отъ дитяти, чтобы оно вобляющихъ своихъ родителей, если тъ не ръ- преки своему зрънію бълое называло чершаются прибъгнуть къ гражданскому за- нымъ, а черное бълымъ? Тутъ нътъ любви, кону... Страшное, возмущающее душу зры- туть есть только самолюбіе, которое свою лище! Бъдные родители, несчастныя дъти! личность ставить выше истины. А между тъмъ Да, несчастныя,—и, жалъя о первыхъ, не у ребенка всегда будетъ столько смысла, сившите проклинать последнихъ, но поду- чтобы, видя, какъ его маменька колотить по майте о томъ-природа ли создаетъ извер- щекамъ дъвокъ, или какъ его папенька наговъ, или воспитаніе и жизнь дёлають ихъ пивается пьянъ и дерется съ маменькой, потакими? Мы не отвергаемъ, чтобы природа нимать, что это дурно. Конечно, пріучая къ не производила людей, наклонныхъ къ по- такимъ сценамъ съ малолетства и толкуя, року, но мы вмъстъ съ тъмъ кръпко убъ- что это хорошо, можно наконецъ увърить реждены, что такія явленія возможны какъ бенка, что въ этомъ-то и состоить истинная исключенія изъ общаго правила, и что нізть жизнь; но это значить развратить, погубить столь дурного человека, котораго бы хоро- его; где же туть любовь?- туть только са-

жденіе: но онъ долженъ любить его еще какъ Теперь взглянемъ съ этой точки на лю- будущаго человъка, котораго Богъ нарекъ сыномъ своимъ и за спасеніе котораго онъ Отець и мать любять свое дитя, потому приняль на кресть страданіе и смерть. При

модюбіе, которое въ своихъ дѣтяхъ хочетъ любви и своихъ священныхъ родительскихъ вильть собственное безобразіе, чтобы не имьть обязанностей къ летямъ!.. Но оставимъ этотъ въ нихъ себъ строгихъ, хотя и безмолвныхъ ужасный предметъ, отъ котораго возмущается сулей. Вопреки законамъ природы и духа, и содрагается человъческая природа будто вопреки условіямъ развивающейся личности, при виді удава или гремучей змін... отепъ хочетъ, чтобы его дети смотреди и вилъли не своими, а его глазами: преслъдуетъ имныхъ отношеній между родителями и дътьи убиваеть въ нихъ всякую самостоятельность ми. Любовь предполагаетъ взаимную довъума, всякую самостоятельность воли, какъ ренность-и отецъ долженъ быть столько же нарущение сыновняго уважения, какъ возста- отцомъ, сколько и другомъ своего сына. Перніе противъ родительской власти. — и б'ядныя вое попеченіе должно быть о томъ, чтобы дъти не смъють при немъ рта разинуть, въ сынъ не скрываль отъ него ни малъйшаго нихъ убита энергія, воля, характеръ, жизнь, движенія своей души, чтобы къ нему перони дълаются почтительными статуями, за- вому шелъ онъ и съ въстью о своей радости ражаются рабскими пороками — хитростью, или горф, и съ признаніемъ въ проступкф, въ дукавствомъ, скрытностью, дгуть, обманы- дурной мысли, въ нечистомъ желаніи, и съ вають, вывертываются... Китайцы, поставляю- требованіемъ совіта, участія, сочувствія, утіщіе красоту женскихъ ногь въ миніатюр- шенія. Какъ грубо ошибаются многіе, даже ности, зашивають у девочекь ноги вы сырую изълучшихъ отцовъ, которые почитають неволовью шкуру и снимають ее, когда уже обходимымъ раздёлять себя съ дётьми стродъвочки становятся дъвушками: ножки въ гостью, суровостью, недоступной важностью. самомъ дълъ крошечныя, только кривы, изо- Они думаютъ этимъ возбудить къ себъ въ гнуты, уродливы, и женщина можетъ ходить дётяхъ уваженіе, и въ самомъ дёле возбутолько въ комнать. и то опираясь о ствны ждають его, но уважение холодное, боязливое, и на мебель. Таковы результаты остановлен- трепетное, и темъ отвращають ихъ отъ сеной въ свободномъ развитии природы! Та- бя и невольно пріучають къ скрытности и ковы же бывають и результаты остановлен- лживости. Родители должны быть уважаемы наго въ естественномъ и самобытномъ раз- дётьми, но уважение дётей должно проистевитіи духа! Но что сказать о тъх родите- кать изъ любви, быть ея результатомъ, какъ ляхъ, которые имъютъ несчастное убъждение, свободная дань ихъ превосходству, безъ тречто для пользы и счастья своихъ д'єтей они бованія получаемая. Ничто такъ ужасно не обязаны управлять тами ихъ склонностями, дайствуеть на юную душу, какъ холодность которыя решають счастье или несчастье це- и важность, съ которыми принимается горялой жизни человъка? И какъ часто случает- чее изліяніе ся чувства; ничто не обливаетъ ся, что прекрасная дъвушка съ глубокой ее такимъ умерщвляющимъ холодомъ, какъ душой, любящимъ сердцемъ, по какому-ни- благоразумные совъты и наставленія тамъ. будь случаю получившая на свою пагубу гдт ожидаеть она сочувствія. Обманутая тахорошее воспитаніе, созданная украсить, озо-кимъ образомъ въ своемъ стремленіи разъ и лотить, осчастливить жизнь избраннаго ею, другой, она затворяется въ самой себъ, сокоторый бы поняль ее, выдается силой ро- знаеть свое одиночество, свою отдёльность дительской власти за какое-нибудь глупое и особность отъ всего, что такъ любовно и животное съ человъческимъ обликомъ и гиб- родственно еще недавно окружало ее, и въ неть безмольной жертвой тайнаго, ник мь ней развивается эгоизмь, она пріучается дунепонятаго страданія!.. Бѣдная, ей даже мать, что жизнь есть борьба эгоистическихъ не на кого и жаловаться: ее погубили изъ личностей, азартная игра, въ которой торлюбви же къ ней, изъ искренняго желанія жествуеть хитрый и безжалостный и гибнеть ей добра и счастья... Горе человъку, когда неловкій или совъстливый. Открытая душа его участь въ рукахъ злодвевъ, и такое же младенца или юноши— свътлый ручей, отрагоре ему, когда его участь въ рукахъ добрыхъ, жающій въ себъ чистое и ясное небо; заперно пошлыхъ и глупыхъ людей!.. Бѣдныя жен- тая въ самой себѣ, она—мрачная бездна, въ щины чаще всего испытывають на себфне- которой гифздятся нетопыри и жабы... Если сомнанность этой горькой истины... Молодой же не это, можетъ случиться другое: индивичеловекъ, принужденный избрать чуждую дуальность человеческая по своей природе своему призванію дорогу жизни, рано или не терпить стчужденія и одиночества, жапоздно, хоть съ утратой силъ души, хоть съ ждетъ сочувствія и доверенности подобныхъ обрѣзанными крыльями, но еще вылетаетъ себѣ, и дѣти сдружаются между собой, сона желанную свободу, а женщины?.. Но что ставляють родь общества, имфющаго свои сказать о тёхъ родителяхъ, которые торгують тайны, общими и соединенными силами скрысчастьемъ своихъ детей, спекулируютъ или ваемыя, что никогда до добра не доводитъ. на богатство, на знатность. да еще дъйст- Это бываеть еще опасите, когда друзья из-

Разумная любовь полжна быть основой взавують при этомъ во имя нравственности, бираются между чужими, и темъ более когда

избранный другь старше избравшаго: онъ есть тонкій инстинкть, по которому она сабереть надъ нимъ верхъ, пріобрѣтаетъ у него ма догадывается о неловкости своего полоавторитетъ и передаетъ ему всѣ свои наклон-женія, если подала къ нему поводъ: луша ности и привычки, — что же, если онъ дурны грубая, привыкшая къ сильнымъ наказаніямъ, и порочны?. Натъ! первое условіе разумной ожесточается, черстваеть, мозолится, ларолительской любви — владьть полной довь- дается безстылно-безсовьстной — п ей ужь ренностью дітей, и счастливы діти, когда скоро ни по чемъ всякое наказаніе. Нужно лля нихъ открыта родительская грудь и объ- ли говорить. что такое воспитание легко и ятія, которыя всегда готовы принять ихъ возможно, но требуеть всего человъка, всеправыхъ и виноватыхъ, и въ которыя они го его вниманія, всей его любви? Отпы, ковсегда могуть броситься безъ страха и со- торыхъ вся жизнь сосредоточена въ пътяхъ. мижнія!

нія и сомивнія, вся открыта наружу, она не обращаемь річь нашу, — и дай Богь, чтобы умфеть любить въ мфру, но предается пред- она принята была ими съ такой же любомету своей любви беззавьтно и безусловно, вью и искренностью, съ какими мы обравидить въ немъ идеаль всевозможнаго со- щаемся къ нимъ!.. Все же не такје могуть вершенства, высшій образець для своихь не вірить и даже сміяться надъ нами, если двиствій, върить ему со всьмъ жаромъ фа- имъ это заблагоразсудится... Въдобрый часъ!.. ной, кровной любовью къ нимъ! О, для та- гости настоящаго времени и хозяева будукихь детей высочайшее счасте какъ можно щаго, которое есть ихъ настоящее, получаечаще быть въ присутствии родителей, насла- мое ими какъ наслъдство отъ старъйшихъ ждаться ихъ разговорами, сопровождать ихъ покольній. Какъ зародышь будущаго, котовъ прогулкъ, имъть свидътелями своихъ игръ рое должно сдълаться настоящимъ, каждое лаской могуть делать изъ своихъ детей все детяхъ, приведенныхъ къ Нему для благодолга - къ постоянному, систематическому но исторически развиться изъ стараго, - и ли говорить, что такимъ родителямъ очень щенную обязанность быть воспятателями возможно будеть обратить трудъ въ при- детей. вычку, въ наслаждение для своихъ дътей, а стье и блаженство? Еще менве нужно дока- жденія на прочныхъ основаніяхъ обществензывать, что при такомъ воспитании совершен- наго образования. Несмотря на безчисленное но безполезны всякаго рода унизительныя множество уже существующихъ учебныхъ для человъческаго достоинства наказанія, по- заведеній, оно не перестаетъ учреждать нодавляющія въ дітяхъ благородную свободу выя на лучшихъ основаніяхъ, а старыя предуха, уважение къ самимъ себв и растяваю- образовывать соотвътственно потребностямъ щія ихъ сердца подлыми чувствами униже- времени; употребляеть на нихъ огромныя нія, страха, скрытности и лукавства. Суро- суммы, зам'єщаеть вакантныя м'єста моловый взглядъ, холодно-въжливое обращение, дыми людьми, болъе старыхъ — способными косвенный упрекъ, деликатный намекъ, и удовлетворить современнымъ требованіямъ,

отдана имъ безъ раздела - редкія явленія: Юная душа, не испытавшая еще отчужде- но для нихъ то и говоримъ мы, къ нимъ н

натика. И что же, если такая любовь устре- Воспитание—великое дело: имъ решается млена къродителямъ, соединяясь съестествен- участь человъка. Молодыя покольнія суть и резерстей, обращаться къ нимъ въ недо- изъ нихъ есть новая идея, готовая сменить разумфніяхь, избирать ихъ въ посредники старую идею. Это и есть условіе хода и промежду собой въ своихъ маленькихъ ссорахъ цесса человъчества. «Не вливаютъ вина мои неудовольствіяхъ! Нужно ли доказывать, лодого въ мѣхи старые», сказаль намъ Бочто при такомъ воспитании родители одной жественный Спаситель, и онъ же изрекъ о что имъ угодно; что имъ ничего не стоитъ прі- словенія: «Таковыхъ есть царство небесное». учить ихъ съ малолетства къ выполнению Но новое, чтобъ быть действительнымъ, должтруду въ опредвленные часы каждаго дня въ этомъ законв заключается важность вос-(важная сторона въ воспитаніи: отъ опуще- питанія, и имъ же условливается важность нія ея много губится въ человіть !)? Нужно тіхть людей, которые беруть на себя свя-

Правительство, неусыпно пекущееся о насвободное отъ труда время-въ высшее сча- шемъ благъ, ничего не щадитъ для утверуже много-много если отказъ въ прогулкъ --и кто вникалъ со вниманіемъ въ эту отсъ собой, въ участіп слушать пов'єсть или расль администраціи, тотъ не могь не дисказку, которую будеть читать или разска- виться быстрымъ перемънамъ въ ней къ зывать отецъ или мать, наконецъ арестъ въ лучшему, богатыми прекрасными результакомнатъ, --- вотъ наказанія, которыя, будучи тами. Но общественное образованіе, преимуупотреблены соразмърно съ виной, произве- щественно имъющее въ виду развитіе умдутъ и сознаніе, и раскаяніе, и слезы, и ственныхъ способностей и обогащеніе ихъ исправление. Нажная душа доступна всяко- познаніями, совствить не то, что воспитание му впечатленію, даже самому легкому; у ней домашнее: то и другое равно необходимы п

ни одно другого зам'внить не можетъ. Вотъ не въ его вол'в и не въ его сидахъ прібольшую необходимость опираться на до- дившись отъ дьва и дьвины, пъдается дьвомъ. машнія отношенія учениковъ-это дисципли- безъ всякихъ стараній и усилій съ своей сто-

что говорить объ этомъ великій германскій обрѣсти трудомъ и усиліемъ сверхъ даннаго мыслитель Гегель въ своей торжественной ему природой, следаться выше самого себя. ръчн на актъ Нюренбергской гимназіи, обя- равно какъ и быть не тьмъ, чъмъ ему назанной его кратковременному управлению те- значено быть, какъ напримъръ художникомъ. перешнимъ своимъ процетаниемъ: «Въ свя- когда онъ родился быть мыслителемъ, и т. зи съ этимъ находится еще другой важный д. И вотъ здесь воспитание получаетъ свое предметь, который ставить школу еще въ истинное и великое значение. Животное, рона. Я здёсь отличаю воспитание нравовъ отъ роны, безъ всякаго вліянія счастливаго стеихъ образованія. Цізью учебнаго заведенія ченія обстоятельствь; но человіжь, родившись можеть быть не воспитаніе, не дисциплина не только львомъ или тигромъ, лаже челонравовъ въ собственномъ смыслъ, а образо- въкомъ, въ полномъ значени этого слова, ваніе ихъ, и притомъ не со всіми средствами, можетъ сділаться и волкомъ, и осломъ, и къ нему ведущими. Учебное заведение должно чёмъ угодно. Часто одаренный ведикими средпредполагать добрую нравственность въ сво- ствами на великое, онъ обнаруживаетъ тольихъ ученикахъ. Мы должны требовать, что- ко дикую силу, которая служить ему ни къ бы ученики, вступающіе къ намъ въ школу, чему иному, какъ къ разрушенію всего окрууже получили предварительное воспитание, жающаго его и даже самого себя. И если бы-По духу вравовъ нашего времени непосред- ваютъ такія богатыя и могучія натуры, коственное воспитание не есть, такъ какъ у торыя собственной глубокостью и силой спаспартанцевъ, публичное, государственное; саются отъ погибели или искаженія вслудобязанность и забота воснитанія лежить на ствіе ложнаго, неестественнаго развитія и родителяхъ. Другое дело — сиротскіе дома или дурного воспитанія, — то все-таки нельзя же семинаріи и вообще всь заведенія, которыя сомньваться въ томь, что ть же самыя наобнимають цёлое существованіе юноши», туры, но при нормальномъ развитім и разум-Такъ! на родителяхъ, на однихъ родите- номъ воспитаніи, прямъе дошли бы до своей ляхъ лежитъ священнъйшая обязанность цъли, съ сидами свъжими и неистощенными сділать своих дітей человітками; обязан- въ тяжелой и безплодной борьбів съ случайность же учебныхъ заведеній — сділать ихъ ными противорічіями. Разумное воспитаніе учеными гражданами, членами государства и злого по натуръ дълаетъ или менъе злымъ, на всехъ его ступеняхъ. Но кто не сдедался или даже и добрымъ, развиваеть до известпрежде всего человъкомъ, тотъ плохой гра- ной степени самыя тупыя способности и по жданинъ, плохой слуга государю. Изъ этого возможности очеловачиваетъ самую огранивидно, какъ важенъ, великъ и священенъ санъ ченную и мелкую натуру; такъ дикое лѣсвоспитателя: въ его рукахъ участь цёлой ное растеніе, когда его пересадять въ садъ жизни человъка! Первыя впечатлънія могу- и подвергнутъ уходу садовника, дълается и щественно дъйствуютъ на юную душу: все пышнъе цвътомъ, и вкуснъе плодомъ. Не всъ дальнвишее ея развите совершается подъихь родятся героями, художниками. учеными; гемогущественнымъ вліяніемъ. Всякій человѣкъ, ній есть явленіе вѣковое, рѣдкое; сильные еще не родившись на свътъ, въ самомъ себъ таланты тоже похожи на исключенія изъ обносить уже возможность той формы, того щаго правила, — и въ этомъ случав чеопредъленія, какое ему нужно. Эта возмож- ловьчество есть армія, въ которой можеть ность заключается въ его организмѣ, отъко- быть до милліона рядовыхъ солдать, но тораго зависить и его темпераменть, и его только одинь фельдмаршаль, и въ кажхарактеръ, и его умственныя средства, и его домъ полку только одинъ полковникъ,: наклонность и способность кътому или дру- и на сто рядовыхъ одинъ офицеръ. Въ гому роду деятельности, къ той или другой такой же пропорціи находится къ большинроли въ общественной драмъ, -- словомъ, вся ству или толпъ и число людей съ глубокой его индивидуальная личность. По своей при- и безконечной натурой, которыхъ назначеродъ никто ни выше, ни ниже самого себя: ніе —не проявиться въ какомъ-нибудь родъ Наполеономъ или Шекспиромъ должно родить- дъятельности, составляющемъ призваніе геся, но нельзя сдёлаться; хорошій офицеръ нія и таланта, но все пенимать, всему сочасто бываетъ плохимъ генераломъ, а хоро- чувствовать и все облагораживать и счастлишій водевилисть дурнымъ трагикомъ. Это вить своимъ непосредственнымъ вліяніемъ. уже судьба, передъ которой безсильна и че- Природа не скупа, но экономна въ своихъ ловическая воля, и самыя счастливыя обстоя- дарахъ, — и, какъ явленіе вичнаго разума, тельства. Назначеніе человѣка—развить ле- она строго соблюдаеть свой іерархическій жащее въ его натуръ зерно духовныхъ порядокъ, свою табель о рангахъ. Но всякое средствъ, стать вровень съ самимъ собой, но назначение природы имфетъ нараллельное

себъ назначение въ человъчествъ и въ гра- ступали бы въ кунсткамеру въ банки со жланскомъ обществъ, почему всякій чело- спиртомъ. И потому воспитаніе по отношевъкъ съ какими бы то ни было способно- нію къ большинству пріобр'єтаеть еще больстями находить свое м'ясто въ томъ и дру- шую важность; оно все и жизнь, и смерть, гомъ. Не мъста людей, но люди мъста уни- спасение и гибель. жають. Самое приличное м'єсто челов'єку то, Но воспитаніе, чтобы быть жизнью, а не къ которому онъ призванъ, а свидътельство смертью, спасеніемъ, а не гибелью, должно призванія — его способности, степень ихъ, отказаться оть всякихъ претензій своевольнаклонность и стремленіе. Кто призвана на ной и искусственной самод'ятельности. великое въ человъчествъ-совершай его: ему Оно должно быть помощникомъ природъчесть и слава, ему вънецъ генія; кому же не больше. Обыкновенно думаютъ, что душа назначена тихая и неизвъстная доля — умъй младенца есть бълая доска, на которой можнайти въ ней свое счастье, умъй съ пользой но писать что угодно, забывая, что каждый дъйствовать и на маломъ поприщъ, умъй человъкъ есть индивидуальная личность, кобыть лостойнымъ, почтеннымъ и въ скром- торая можетъ делаться и хуже, и лучше ной даятельности. Всякое желаніе невозмож- только по своему, индивидуально. Воспитаніе наго-есть ложное желаніе: всякое стремле- можеть следать человека только худінимь. ніе быть выше себя, выше своихъ средствъ исказить его натуру; дучшимъ оно его не есть не благородный порывъ сознающей се- дълаеть, а только помогаеть дъдаться. Если бя силы, а претензія жалкой посредственно- душа младенца и въ самомъ дёле есть бести и бълнаго самодюбія украситься внёш- дая доска, то качество и смысль буквъ, конимъ блескомъ. Цель нашихъ стремленій торыя пишеть на ней жизнь, зависять не во всякой сфер'я п'ятельности, на всякой челов'яка, еще и не думавшаго о нихъ!..

претензіями. Но еслибы возможно было рав- хоть арбузы вм'ясто ор'яховъ. что дъйствительно обиженные ею прямо по- ніи за деревьями. Онъ соображается не толь-

есть удовлетвореніе, и всякій удовлетворяет- только отъ пишущаго и орудія писанія, но ся ни больше, ни меньше, какъ тъмъ, что и отъ качества самой этой доски. Человъкъ ему нужно; а кто нашель свое удовлетво- ничего не можеть узнать, чего бы не было реніе на ограниченномъ поприщъ, тотъ сча- въ немъ, ибо вся дъйствительность, доступстливье того, кто, обладая большими духов- ная его разумьнію, есть не что иное, какъ ными средствами, не можеть найти своего осуществившиеся законы его же собственнаудовлетворенія. Честный и по своему умный го разума. И потому-то есть такъ называесаножникъ, который въ совершенствъ обла- мыя врожденныя идеи, которыя суть неподаеть своимь ремесломь и получаеть оть средственное созерцание истины, заключаюнего все, что нужно ему для жизни, выше щееся въ таинствъ человъческаго организма. плохого генерала. хотя бы онъ быль самь Ребенка нельзя ув'врить, что дважды два-Меласъ, выше педанта ученаго, выше дур- пять, а не четыре. А между темъ есть истиного стихотворца. Главная задача человека ны и повыше этой, которыхъ семя въ душе

ступени въл встнице общественной јерархіи Неть, не белая доска душа младенца, а быть челов комъ. Но ум вренная на про- дерево въ зернв, челов въ возможности! изведение великихъ явлений духовнаго міра Какъ ни старо сравнение воспитателя съ саприрода щедра до безконечности на произ- довникомъ, но оно глубоко-върно, и мы не веденіе людей и съ душой, и съ способностя- затрудняемся воспользоваться имъ. Да, млами, и съ дарованіемъ — словомъ, со всемъ, денецъ есть молодой, бледно-зеленый ростокъ. что нужно человъку, чтобъ быть достойнымъ едва выглянувшій изъ своего зерна, а восвысокаго званія челов'єка. Люди бездарные, питатель есть садовникъ, который ходить за ни къ чему не способные, тупоумные суть этимъ нёжнымъ, возникающимъ растеніемъ. такое же исключеніе изъ общаго правила. Посредствомъ прививки и дикую л'єсную какъ уроды, и ихъ такъ же мало, какъ и яблоню можно заставить вмъсто кислыхъ и уродовъ. Множество же ихъ происходить отъ маленькихъ яблокъ давать яблоки садовыя, двухъ причинъ, въ которыхъ природа ни- вкусныя и большія; но тщетны были бы всѣ сколько не виновата; отъ дурного воспита- усилія искусства заставить дубъ приносить нія и вообще ложнаго развитія, и еще от- яблоки, а яблоню-желуди. А въ этомъ-то того, что радко случается видать человака именно и заключается по большей части на своей дорогъ и на своемъ мъстъ. Созна- ошибка воспитанія: забывають о природь, ніе своего назначенія -- трудпое діло, и часто, дающей ребенку наклонности и способности если не натолкнуть человъка на чуждую и опредъляющей его значение въ жизни, и ему дорогу жизни, онъ самъ пойдеть по ней, думають, что было бы только дерево, а то руководимый или безсознательностью, или можно заставить его приносить что угодно,

ное для всехъ нормальное воспитание, —число Для садовника есть правила, которыми обиженныхъ природой такъ ограничилось бы, онъ необходимо руководствуется при хожде-

ко съ инливидуальною природою каждаго суть необходимое условіе такой всеобърастенія, но и со временами года, съ емлющей доступности: чтобы понять и погодой, съ качествомъ почвы. Каждое младенца, и юношу, и мужа, и старца, и растеніе имбеть для него свои эпохи возра-женщину, ему не нужно быть вместь и станія, сообразно съ которыми онъ и распо- твиъ, и другимъ, и третьимъ, ему не нужмировавшемуся въ стволъ, ни къ старому бы представилось ему явленіе, а ужъ его лереву, уже готовому засохнуть. Человъкъ чувство безсознательно откликнется на него имътъ свои эпохи возрастанія, не сообра- и пойметь его. На все будеть у него и привсякое развитіе.

на быть дюбовь, а цэлью — человъчность (die ства взорь, и слеза на горькія слезы! Ему Humanität). Мы разумжемъ здесь первона- понятна и возможность не только слабостей чальное воспитаніе, которое важнье всего, и заблужденій, но и самыхъ пороковъ, са-Всякое частное и исключительное направле- мыхъ преступленій: презирая слабости и заніе, им'єющее опреділенную ціль въ какой- блужденія, онъ будеть жаліть о слабыхъ нибудь сторон общественности, можеть и заблуждающихся; проклиная пороки и преимъть мьсто только въ дальнъйшемъ, окон- ступленія, онъ будеть сострадать порочнымъ чательномъ воспитаніи. Первоначальное же и преступнымъ. Его грудь равно открыта и воспитание должно видать въ дитяти не чи- для задушевной тайны друга, и для робкаго новника, не поэта, не ремесленника, но че- признанія юнаго, страждущаго существа, и ловъка, который могь бы впоследстви быть для души, томящейся обременительной полтъмъ или пругимъ, не переставая быть че нотой блаженства, и для растерзанной страловъкомъ. Подъ человъчностью мы разумъемъ даніемъ сердца, и для рыдающаго раскаянія, живое соединеніе въ одномъ лицъ тъхъ об- и для самой ужасной повъсти страстей и заобходимы для всякаго человька, какой бы и недруга; для него святы и горе, и радость онъ ни былъ нація, какого бы онъ ни былъ знакомаго и незнакомаго человѣка. Съ нимъ званія, состоянія, въ какомъ бы возраст'я такъ тепло и отрадно, и своему, и чужому; жизни и при какихъ бы обстоятельствахъ ни онъ во всёхъ внущаеть такую доверчивость, находился, - тъхъ общихъ элементовъ, кото- такую откровенность; въ его душъ столько рые должны составлять его внутреннюю теплоты и елейности, въ его словахъ такая жизнь, его драгоцівнивищее сокровище, и кротость и задумильость, въ его манерахъ безъ которыхъ онъ не человъкъ. Подъ эти- столько мягкости и деликатности. Какъ отми общими элементами духа мы разумбемъ радно бываетъ встретить въ старике, котодоступность всякому человъческому чувству, рый быль лишенъ всякаго образованія, провсякой человъческой мысли, смотря по глу- вель всю жизнь свою въ практической дѣбокости натуры и степени образованія каж- ятельности, совершенно чуждой всего идедаго. Человъкъ есть разумно-сознательная альнаго, мечтательнаго и поэтическаго, сущность и органъ всего сущаго, -- и отсюда какъ отрадно встрвтить теплое чувство, получаеть свое глубокое высокое значение неподавленное бременемъ годовъ и желвзизв'єстное выраженіе: «Ното sum, nihil ными заботами жизни, любовь и снисхождеmihi alienum humani puto» т. е. «Я че- ніе къ юности, къ ея вътренымъ забавамъ, ловъкъ - и ничего человъческаго не счи- ея шумной радости, ея мечтамъ, и грутаю чуждымъ мнѣ». Чѣмъ глубже нату- стнымъ, и свѣтлымъ, и пламеннымъ, и горра и развитіе челов'єка, т'ємъ бол'єе онъ дымъ! какъ отрадно увидіть на его устахъ человъкъ и тъмъ доступнъе ему все че- кроткую улыбку удовольствія, чистую слезу ловъческое. Онъ пойметь и радостный умиленія отъ пъсни, отъ стихотворенія, отъ крикъ дитяти при видъ продетъвшей птички, повъсти!... О, станьте на кольни передъ таи бурное волнение страстей въ волканиче- кимъ старикомъ, почтите за честь и счастье ской груди юноши, и спокойное самооблада- его ласковый привътъ, его дружеское пожавзоровъ, и высокость самоотверженія, и сла- умъ и дарованія, холоднымъ резонёрствомъдость молитвы, и все, что въ жизни, и въ теплое чувство, внешнимъ и заимствован-

дагаеть свои съ нимъ действія: онъ не сде- но даже быть въ томъ положеніи, которое даеть прививки ни къ стеблю, еще несфор- интересуеть его въ каждомъ изъ нихъ, лишь зуясь съ которыми можно затушить въ немъ вётъ, и ответъ, и участіе, и утешеніе, чистая радость о счасть ближняго и состраданіе Орудіемъ и посредникомъ воспитанія додж- въ его горф, и удыбка на подный блаженщихъ элементовъ духа, которые равно не- блужденій. Онъ уважаеть чувство и друга ніе мужа, и созерцательное упоеніе старца, тіе руки: въ немъ есть человічность! Онъ въ и жгучее отчаяніе, и дикую радость, и без- милліонъ разъ лучше этихъ сомнівающихся мольное страданіе, и затаенную грусть, и и разочарованныхъ юношей, которые увяли восторги счастливой любви, и тоску разлуки, не расцевтши, — этихъ почтенныхъ лысинъ и слезы отринутаго чувства, и немую мольбу и сединъ, которыя рутиной хотять заменить чемъ есть жизнь. Опытъ и опытность не нымъ блескомъ отличій --- внутреннюю пуразсужденіями о нравственности—сухость и своему недоступныя для нихъ чувства и пре-

перейдемъ теперь къ детскимъ книгамъ — пользу детей должно исключить изъ числа главному предмету нашей статьи, и ихъ недоступныхъ имъ искусствъ-музыку. Это характеристикой довершимъ нашу характе- искусство, невыговаривающее опредъленно

ристику воспитанія вообще.

еще менъе вниманія, чъмъ на самое воспи- воплотившееся въ звуки, возбуждающее въ таніе. Ихъ просто презирають, и если поку- душ' могучіе порывы и стремленіе къ безпають, то развъ для картинокъ. Есть даже конечному, возносящее ее въту превыспренлюди, которые почитають чтеніе для дітей нюю, надзвіздную сферу высокихь помыбольше вреднымъ, чемъ полезнымъ. Это — словъ и блаженнаго удовлетворенія, которая грубое заблужденіе, варварскій предразсу- есть світлая отчизна живущих долу, и изъ докъ. Книга есть жизнь нашего времени, которой слышатся имъ довременные глаголы Въ ней всъ нуждаются — и старые, и мо- жизни... Вліяніе музыки на дътей благодатно. лодые, и діловые, и ничего недівлающіе; и чімь раніве начнуть они испытывать его дъти — также. Все дъло въ выборъ книгъ на себъ, тъмъ лучше для нихъ. Они не передля нихъ, и мы первые согласны, что читать ведуть на свой дътскій языкъ ея невыговадурно выбранныя книги для нихъ и хуже, риваемыхъ глаголовъ, но запечатлеютъ ихъ и вреднъе, чъмъ ничего не читать: первое въ сердцъ, - не перетолкують ихъ по-своему, зло положительное, второе-только отрица- не будуть о ней резонерствовать; но она нательное. Такъ напримеръ въ детяхъ съ са- полнитъ гармоніей міра ихъ юныя души, мыхъ раннихъ лътъ должно развивать чув- разовьетъ въ нихъ предощущение таинства ство изящнаго, какъ одинъ изъ первъйшихъ жизни, совлеченной отъ случайностей, и элементовъ человъчности; но изъ этого отнюдь дастъ имъ легкія крылья, чтобы отъ низменне следуеть, чтобы имъ можно было давать наго дола возноситься горе-въ светлую отвъ руки романы, стихотворенія и проч. Неть чизну душь... Не можемъ удержаться, чтобы ничего столь вреднаго и опаснаго, какъ не- не выписать здъсь мъста изъ статьи одного естественное и несвоевременное развитие ду- малочитавшагося журнала, статьи, проникнуха. Литя должно быть дитятей, но не юношей, той мыслью и благороднымъ одушевленіемъ: не взрослимъ человъкомъ. Первыя внечатль- «Жалко сказать, въ какомъ положени нанія сильны, — и плодомъ неразборчиваго чте- ходится у насъ музыкальное образованіе. нія будеть преждевременная мечтательность, У насъ учать музыка не потому, что музыка пустая и ложная идеальность, отвращение есть великое искусство, которое возвышаеть, оть бодрой и здоровой дёятельности, наклон- облагораживаеть душу, развиваеть въ ней ность къ такимъ чувствамъ и положеніямъ безконечный внутренній міръ, а потому, что въ жизни, которыя несвойственны детскому стыдно же девушке не играть на фортеньяно, старички, которые хотять казаться юношами, своей музыкальностью \*)! — и у насъ музыка Все хорошо и прекрасно въ гармоніи, въ соотвътственности съ самимъ собой. Всему своя чреда. Неестественно и преждевременно развившіяся д'ти—нравственные уроды. Всякая преждевременная зр'влость похожа на растлівніе въ дівтствів. Искусство въ той мітрів дъйствительно для каждаго, сколько каждый находить въ немъ истолкование того, что живеть въ немъ самомъ, какъ чувство,-что знакомо ему, какъ потребность его души. Когда же онъ этого не находить въ искусствъ, то видить въ немъ фразы, увлекается ими, и изъ простого, добраго человъка становится высокопарнымъ болтуномъ, пустымъ и докучкоторыя по своему возрасту не могуть найти въ поэзіи отраженія внутренняго міра души своей? Разумъется, они или увлекаются отвратительнымъ въ ихъ лъта фразерствомъ и съ ними, съ этими любителями!...

стоту и ничтожность, а важными и строгими резонёрствомъ, или перетолковывають помертвенность своихъ деревянныхъ сердецъ!... вращаютъ ихъ для себя въ неестественныя Чтобы не повторять одного и того же, мы и ложныя ощущенія и побужденія. Но въ никакой мысли, есть какъ отръшившаяся отъ На пътскія книги обыкновенно обращають міра гармонія міра, чувство безконечнаго. возрасту. Юноши, переходящіе въ старость не спіть романса-«это въ жизни хорошо»; мимо возмужалости — отвратительны, какъ какъ не блеснуть въ обществъ своей игрой,

<sup>\*)</sup> Въ самомъ дёль, кому не хочется блеснуть своей музыкальностью? - И вотъ и въ музыку такъ-же ввели моду, какъ и въ костюмы и въ свътские обычан. Пожалуйте намъ Черни, Герца, Тальберга, Шопена; какъ можно даже говорить о старикахъ-Моцарт'в и Бетховен'в... Соната Бетховена ii donc!какъ это старо!.. Въ самомъ дълъ, вы стары, простодушные художники!.. Посмотрите на природу, какъ она состарълась-въдь ужъ сколько тысячъ льть живеть она!.. Шекспиру слишкомъ 200 лѣть, а Гомеръ даже сдълался миномъ... Да, правда-всъ вы стары, всв вы не годитесь теперь, вами вовсе нельзя блеснуть въ обществъ: вы требуете много труда, размышленія, уединенія: а что-жь вы даете за это?-Какую-нибудь внутреннюю гармонію, одушевленіе, растворяете душу блаженствомъ и жаждой безконечнаго, - намъ совсъмъ не этого нужно... Но я право нымъ фразеромъ. Что же сказать о дътяхъ, не знаю, что вужно такимъ артистамъ, и, говоря это, я вовсе не имълъ намъренія говорить о старыхъ германскихъ мастерахъ и высказалъ это такъ, къ слову, потому что миѣ всегда очень забавно слышать такіе приговоры въ сферф искусства; но Богъ

шей части дъвушки наши занимаются му- Великаго; наконепъ нъкоторыя изъ мелкихъ зыкой только по замужества, а такъ какъ на стихотвореній Пушкина, каковы: «Песнь о оставлена, фортепьяно держится въ домѣ, славянъ, а для болѣе взросдыхъ-«Клеветкакъ необходимая мебель. Да впрочемъ из- никамъ Россіи» и «Бородинскую Годовіцину». лично наслаждаться какой-то превыспрен- поймуть, но именно и старайтесь, чтобы они нею любовью и находить свое счастье въ какъ можно менте понимали, но больше чувприродѣ, въ искусствѣ, въ мысли; совсѣмъ ствовали. Пусть ухо ихъ пріучается къ гардолжны быть украшеніями, забавами жиз- чувствомъ изящнаго; пусть и поэзія д'яйчто въ долгъ и попеченія матери музыка подезно и даже необходимо знакомить дітей жизни дитяти, солнечнымъ свътомъ для про- сказки Кирши Данилова Народность обыкбуждающейся юной души, она развиваеть новенно выпускается у насъ изъ плана воси украпляетъ цватокъ духовной жизни для питанія; часто не только юноши, но и дати плода... впечатленія музыки на душу мла- знають наизусть отрывки изъ трагедій Корденца и плоды ихъ неисчислимы); но дамы неля и Расина и умфютъ пересказать десянаши мало думають объ этомъ, и музыка токъ анекдотовъ о Генрих IV, о Людовиметовъ -- нарядовъ, вы вздовъ, собраній, свът- о сокровищахъ своей народной поэзіи, о русской литературы; но тихой, задумчивой му- ской литературф, и развъ отъ дядекъ и мазык'в неловко вътакомъблистательномъ шум- мокъ узнаютъ, что былъ на Руси великій номъ обществъ-она улетаетъ...» («М Н.» царь-Петръ І. Давайте дътямъ больше и 1838, стр. 332).

чиненій, писанныхъ для всёхъ возрастовъ, знакомить ихъ съ этимъ чрезъ родныя и надавайте имъ «Басни» Крылова, въ которыхъ ціональныя явденія: пусть они сперва узнадаже практическія, житейскія мысли обле- ють не только о Петр'в Великомъ, но и о образы, и все такъ резко запечатлено пе- полеонахъ. Общее является только въ частчатью русскаго ума и русскаго духа; давайте номъ; кто не принадлежитъ своему отечеству, имъ «Юрія Милославскаго» Загоскина, въ тоть не принадлежить и человъчеству. которомъ столько душевной теплоты, столь-

обратилась въ какую-то роскошь воспитанія: черкесскихъ правовъ, въ «Руслана и Люлпапенька тратится и платить деньги музы- миль» эпизоды битвъ, о поль, нокрытомъ кальному учителю, считая это ужъ необхо- мервыми костями, о богатырской головь: въ лимымъ зломъ для своего кармана. По боль- «Полтавв» описаніе битвы, появленіе Петра музыку смотрять, какъ на средство сделать Вещемь Олегь», «Женихь», «Пирь Петра Вевыгодную партію, или даже просто—поскорве ликаго», «Зимній Вечеръ», «Утопленникъ», выйти замужь, — цёль достигнута, и музыка «Вёсы»; некоторыя изь песень западныхь въстно и то, что благородной дъвицъ непри- Не заботьтесь о томъ, что дъти мало туть нътъ; природа, поэзія и умныя сужденія моніи русскаго слова, сердца преисполняются ни, а вовсе не сущностью ея. - Пусть бы ствуеть на нихъ, какъ и музыка - прямо чеоставляли музыку для занятій и попеченій резъ сердце, мимо головы, для которой еще материнскихъ (хотя мы думаемъ напротивъ, настанетъ свое время, свой чередъ. Очень должна входить первая: она первая должна съ русскими народными песнями, читать имъ быть благодатной росой для растительной съ немногими пропусками стихотворныя оставляется для другихъ, важнейшихъ пред- кв XIV, а между темъ не имеютъ и понятія больше созерцаніе общаго, челов'яческаго, Но что же можно читать дътямъ! Изъ со- мірового; но преимущественно старайтесь чены въ такіе плінительные поэтическіе Іоанні ІІІ, чімь о Генрихахь, Карлахь и На-

Книги, которыя пишутся собственно для ко патріотическаго чувства, который такъ детей, должны входить въ планъ воспитанія, простъ, такъ наивенъ, такъ чуждъ возму- какъ одна изъ важнейшихъ его сторонъ. щающихъ душу картинъ, такъ доступенъ Наша литература особенно бѣдна книгами дътскому воображению и чувству; давайте для воспитания, въ обширномъ значении этого «Овсяный Кисель», эту наивную, дыша- слова, т. е. какъ учебными, такъ и литеращую младенческой поэзіей пьесу Гебеля, такъ турными дётскими клигами. Но эта бедность превосходно переведенную Жуковскимъ; да- нашей литературы покуда еще не можетъ вайте имъ нѣкоторыя изъ народныхъ ска- быть для нея важнымъ упрекомъ. Посмотрите зокъ Пушкина, какъ напримъръ «О Рыбакъ на богатыя литературы французовъ, англип Рыбкѣ», которая при высокой поэзіи отли- чанъ и даже самихъ нѣмцевъ: у всѣхъ у нихъ чается, по причинь своей безконечной народ- детских книгъ много, но читать детямъ нености, доступностью для всъхъ возрастовъ и чего, или по крайней мъръ очень мало. У сословій и заключаеть въ себ'в нравствен- французовъ, наприм'трь, писали для д'втей ную идею. Не давая дѣтямъ въ руки самой Беркенъ, Бульи, Жанлисъ и прочіе, написали книги, можно читать имъ отрывки изъ нв- бездну, но двти отъ этого нисколько не бокоторыхъ поэмъ Пушкина, какъ напримъръ гаче книгами для своего чтенія. И это очень въ «Кавказскомъ Пленнике» изображение естественно: должно родиться, а не сдънъйшихъ условій.

столько занятіе дітей какимъ-нибудь діломъ, ни. Пожалітемъ о немъ, если ему суждено не столько предохранечие ихъ отъ дурныхъ будеть на вѣкъ остаться въ односторонней привычекъ и дурного направленія, сколько ограниченности разсудочнаго созерцанія жизразвитіе данных имъ отъ природы элемен- ни... Но пока онъ еще дитя, дадимъ ему товъ человъческаго духа, -- развитіе чувства вполнъ насладиться первобытнымъ раемъ любви и чувства безконечнаго. Прямое и не- непосредственной полноты бытія, этой полпосредственное действіе такихъ книжекъ ной жизнью чистой младенческой радости, должно быть обращено на чувство детей, а источникъ которой есть простодушное и цене на ихъ разсудокъ. Чувство предшествуетъ ломудренное единство съ природой и дъйзнанію: кто не почувствоваль истины, тоть ствительностью, и не поняль и не узналь ея. Въ дътскомъ Итакъ, если вы хотите писать для дътей. возрасть чувство и разсудокъ въ рышитель- не забывайте, что онп не могутъ мыслять, ной противоположности, въ решительной но могутъ только разсуждать, или, лучше враждь, и одно убиваеть другое: преимуще- сказать, резонёрствовать, а это очень худо! ственное развитие чувства даетъ имъ пол- Если несносенъ взрослый человъкъ, который ноту, гармонію и поэзію жизни; преимуще- все великое въ жизни міряеть маленькимъ ственное развите разсудка губить въ ихъ аршиномъ своего разсудка, и о религіи, иссердца пышный цвать чувства и выращаеть кусства и знанін разсуждаеть, какь о посава въ нихъ пырей и бълену резонёрства. Дът- хлъба, паровыхъ машинахъ или выгодной скій умъ, предаваясь отвлеченности, въ жи- партіи, то еще отвратительнъе ребенокъ-ревыхъ явленіяхъ природы и жизни видитъ зонёръ, который «разсуждаетъ», потому что одиъ мертвыя формы, лишенныя духа и сущ- еще не можетъ «мыслить». Резонёрство изности, и догическія определенія для него сущаеть въ детяхъ источники жизни, любви, скорлупа гнилого орвха, о которую только благодати; оно двлаетъ ихъ молоденькими портятся зубы. Конечно одновременность старичками, становить на ходули. Детскія вредна и въ воспитаніи, и д'ятскій разсудокъ книжки часто развивають въ нихъ эту нетребуеть развитія, какъ и чувство; но разви- счастную способность резонёрства, вифсто тіе разсудка въ дітяхъ предоставляется дру- того, чтобы противодійствовать ея возникгой сторон'в воспитанія — ученію, пікол'в. Са- новенію и развитію. Ч'ємь обыкновенно отдясь за грамматику, ребенокъ уже вступаетъ личаются напримъръ повъсти для дътей? въ міръ отвлеченностей и логическихъ по- Дурно склееннымъ разсказомъ, пересыпанстроеній и опредаленій. Всему свое масто, ныма моральными сентенціями. Цаль такиха и ни одна сторона духа не должна мѣ- повъстей - обманывать дътей, искажая въ шать другой: пусть въ классъ развивается ихъ глазахъ дъйствительность. Тутъ обыкразсудокъ ребенка и пріучается посте- новенно хлопочуть изъ вс'яхь силь, чтобы ценно къ строгости логической дисципли- убить въ дътяхъ всякую живость, резвость ны; пусть ребенокъ разсуждаеть съ учеб- и шаловливость, которыя составляють необникомъ въ рукахъ, готовясь къ классу; ходимое условіе юнаго возраста, вмісто того, но лишь затворится за нимъ дверь класса, чтобы стараться дать имъ хорошее напрапусть онъ входить въ поэтическій міръ дій- вленіе и сообщить характеръ доброты, откроствительныхъ, образныхъ явленій жизни, въ венности и граціозности. Потомъ стараются «полное славы творенье»! Книга пусть бу- пріучить дітей обдумывать и взвішпвать детъ у него книгой, а жизнь жизнью, и одно всякій свой поступокъ-словомъ, сдёлать ихъ да не м'вшаетъ другому! Увы, прійдетъ благоразумными резонёрами, которые годятся время-и скроется отъ него этотъ поэтиче- только для классической комедіи или траге-

латься, пътскимъ писателемъ. Это своего скій образъ жизни съ розовыми ланитами. рода призваніе. Туть требуется не только съ сіяющими оть веселья взорами, съ обольталанть, но и своего рода геній... Да, много, стительной улыбкой счастья на устахъ; помного нужно условій для образованія діт- дозрительный и недовірчивый разсудокъ разскаго писателя: нужны луша благородная, ложить его на мускулы, кровь, нервы и кости, любящая, кроткая, спокойная, младенчески- и вмъсто прежняго плънптельнаго образа простолушная, умъ возвышенный, образо- покажеть ему отвратительный скедеть. Въ ванный, взглядь на предметы просвътленный, душь раздадутся тревожные вопросы — и и не только живое воображеніе, но и живая, какъ, и отчего, и почему, и зачемъ? Жипоэтическая фантазія, способная представить выя явленія д'яйствительности превратятся все въ одушевленныхъ, радужныхъ образахъ, въ отвлеченныя понятія... Поздравимъ его, Разумъется, что любовь къ дътямъ, глубокое если онъ съ честью выдержить эту внутрензнаніе потребностей, особенностей и оттън- нюю борьбу, если изъ порожденныхъ разрыковъ дътскаго возраста есть одно изъ важ- вающей силой разсудка противоръчій снова войдеть въ новое и высшее прежняго раз-Ифлью дътскихъ книжекъ доджно быть не умно-сознательное созерцание полноты жиз-

діи, а не думають о томъ, что все діло во не въ коврів-самолетів, не въ волшебномъ внутреннемъ источникъ духа, что если онъ прутикъ, мановение котораго воздвигаетъ полонъ любовью и благодатью, то и внаш- дворцы, вызываеть дегіоны хранительныхъ ность булеть хороша, и что наконець нать луховь съ пламенными мечами, готовыхъ наничего отвратительнье, какъ мальчишка-ре- казать злыхъ преследователей и обилчиковъ. зонёрь, свысока разсуждающій о морали, за- но въ свобод'в духа, который сидой божедоживъ руки въ карманъ. А потомъ, что ственной, христіанской любви торжествуетъ еще? — Потомъ стараются увърять дътей, что надъ невзгодами жизни и бодро переноситъ всякій проступокъ наказывается, и всякое ихъ, почерпая силу въ этой любви. хорошее дъйствје награждается. Истина свя- должны знакомить ихъ съ таинствомъ стратая—не споримъ: но объяснять детямъ на- данія, показывая его, какъ другую сторону казаніе и награжденіе въ буквальномъ, вн'яш- одной и той же любви, какъ блаженство немъ, а следовательно и случайномъ смысле, своего рода и не какъ непріятную случайзначить обманывать ихъ. А по смыслу и раз- ность, но какъ необходимое состояние духа, умънію (конечно крайнему) большей части не извъдавъ котораго человъкъ не извълаетъ дътскихъ книжекъ награда за добро состоитъ и истинной любви, а следовательно и истинвъ долгольтіи, богатствъ, выгодной женить- наго блаженства. Онъ должны показать имъ, бъ... Прочтите хоть напримъръ повъсти Ко- что въ добровольномъ и свободномъ страда-. цебу, написанныя имъ для собственныхъ его ніи, вытекающемъ изъ отреченія отъ своей дътей. Но льти только неопытны и просто- личности и своего эгоизма, заключается душны, а отнюдь не глупы-и отъ всей ду- твердая опора противъ несправедливости ши смѣются надъ своими мудрыми наставни- судьбы и высшая награда за нее. И все это ками. И это еще спасеніе для детей, если детскія книжки должны передавать своимъ они не позволять такъ грубо обманывать маленькимъ читателямъ не въ истертыхъ себя; но горе имъ, если они повърятъ: ихъ сентенціяхъ, не въ холодныхъ правоученіяхъ, разуверить горькій опыть и набросить въ не въ сухихъ разсказахъ, а въ повествоваихъ глазахъ темный покровъ на прекрасный ніяхъ и картинахъ, полныхъ жизни и дви-Божій міръ. Каждый изъ нихъ собственнымъ женія, проникнутыхъ одушевленіемъ, согрѣопытомъ узнаетъ, что безстыдный лентяй тыхъ теплотой чувства, написанныхъ язычасто получаетъ похвалу насчетъ прилеж- комъ легкимъ, свободнымъ, игривымъ, цвфнаго; что наглый затъйникъ шалости непри- тущимъ въ самой простоть своей, и тогла знательностью отдёлывается отъ наказанія, оне могуть служить однимъ изъ самыхъ проча чистосердечно признавшійся въ шалости ныхъ основаній и самыхъ действительныхъ нещадно наказывается; что честность и спра- средствъ для воспитанія. Пишите, пишите ведливость часто не только не дають богат- для дётей, но только такъ, чтобы вашу книгу ства, но повергають еще въ нищету. Да, къ съ удовольствіемъ прочель и взрослый и, несчастью каждый изъ нихъ узнаеть все это; прочтя, перенесся бы легкой мечтой въ свътно не каждый изъ нихъ узнаетъ, что нака- лые годы своего младенчества. Главное дъзаніе за худое дёло производится самимъ ло-какъ можно меньше сентенцій, нравоэтимъ дъломъ и состоитъ въ отсутстви изъ учений и резонерства: ихъ не любятъ и взросдуши благодатной любви, мира и гармоніи лые, а діти просто ненавидять, какъ и все. единственныхъ источниковъ истивнаго сча- наводящее скуку, все сухое и мертвое. Они стья; что награда за доброе дело опять таки хотять видеть въ васъ друга, который забыпроисходить отъ самого этого дела, которое вался бы съ ними до того, что самъ станодаетъ человъку сознание своего достоинства, вился бы младенцемъ, а не угрюмаго насообщаеть его душь спокойствіе, гармонію, ставника; требують оть вась наслажденія, а чистую радость и черезъ то дълаетъ ее хра- не скуки, разсказовъ, а не поученій. Дитя момъ Божіимъ, потому что Богъ тамъ, гдв веселое, доброе, живое, резвое, жадное до безмятежная, чистая радость, гдф любовь. А впечатлфній, страстное къ разсказамъ, не обо всемъ этомъ должны бы дътямъ говорить столько чувствительное, сколько чувствуюдътскія книжки! Онъ должны внушать имъ, щее-такое дитя есть дитя Божіе: въ немъ что счастье не во внёшнихъ и призрачныхъ играетъ юная, благодатная жизнь, и надъ случайностяхь, а въ глубинъ души, - что не нимъ почіеть благословеніе Вожіе. Пусть блестящій, не богатый, не знатный человікь дитя шалить и проказить, лишь бы его шалюбимъ Богомъ, но «сокровенный сердца че- лости и проказы не были вредны и не ноловъкъ въ нетлънномъ украшени кроткаго сили на себъ отпечатка физическаго и нрави спокойнаго духа, что драгоцино предъ ственнаго цинизма; пусть оно будеть без-Богомъ», какъ говоритъ св. апостолъ Петръ. разсудно, опрометчиво — лишь бы оно не было Оне должны показать имъ, что міръ и жизнь глупо и тупо; мертвенность же и безжизненпрекрасны такъ, какъ они суть, но что не- ность хуже всего. Но ребенокъ разсуждаюзависимость отъ ихъ случайностей состоить щій, ребенокъ благоразумный, ребенокъ ре-

ній Беркена, Жанлись и Бульи.

лежить въ его организацін. Чувство безко- принявь въ ней участіе; діти съ своей стоблагодати, живой проводникъ между человъ- радостью, слушають ихъ со вниманіемъ и комъ и Богомъ. Степени этого чувства раз- смотрятъ на нихъ съ откровенной довърчимфрой глубины этого чувства измфряется до- скихъ праздниковъ» нужно и для дътской линіе должно быть выговариваніемъ, переведе- не дізлаются... ніемъ въ понятія, опреділеніемъ, короче — Но резонёрамъ крайне не нравятся подобчувства, безъ котораго поэтому всё наши но выслушивать свой смертный приговоръ, форма безъ содержанія, сухая, безплодная и роятно по этой же причинѣ плохіе стихомертвая отвлеченность. Безъ чувства безко- творцы терпать не могуть разсужденій о выснечнаго въ человъкъ не можетъ быть и вну- пихъ требованіяхъ искусства: въ няхъ онъ тренняго, духовнаго созерцанія истины, потому видить свое уничтоженіе. Отнимите у резочто непосредственное сезерцание истины, какъ нера право пересыпать изъ пустого въ порожна фундаментъ, основывается на чувствъ без- нее моральными сентенціями, — что же ему конечнаго. Это чувство есть даръ природы, остается делать на беломъ свете? Ведь результать счастливой организацій, и потому жизни, любви, одушевленія, таланта не подоно свойственно и дътямъ, въ которыхъ ле- нимешь съ улицы, не купишь и за деньги, жить какъ зародышь, - и развитія этого-то если природа отказала въ нихъ. А резонерзародыша требуемъ мы отъ воспитанія и діт- ствовать какъ легко: стоить только запастись ской литературы.

безконечнаго, предошущение тапнства жизни, жденію Но, повторяемъ — для нікоторыхъ начало чувства поэзін, которыя находять для людей разсуждать легче, чемь чувствовать, п

зонёръ, ребенокъ, который всегда осторо- себя удовлетворение пока еще только въ жент, никогда не сделаеть шалости, ко всемь одномъ чрезвычайномъ, отличающемся неласковъ, въжливъ предупредителенъ, — и все опредъленностью идеи и яркостью красокъ. это по разсчету... горе вамъ, если вы сдалали Чтобы говорить образами, нало быть если не его такимъ!.. Вы убили въ немъ чувство и поэтомъ, то по крайней мъръ разсказчикомъ развили разсудокъ: вы заглушили въ немъ и обладать фантазјей живой, резвой и раблагодатное съмя безсознательной любви и дужной. Чтобы говорить образами съ дътьми, возрастили—резонёрство... Б'ядныя діти, со- надо знать дітей, надо самому быть взросдымъ храни васъ Богъ отъ осны, кори и сочине- ребенкомъ, не въ полномъ значени этого слова, но родиться съ характеромъ младенче-Основу, сущность, элементь высшей жизни ски-простодушнымъ. Есть люди, которые лювъ человъкъ составляетъ его внутреннее чув- бять дътское общество и умъють занять его ство безконечнаго, которое, какъ чувство, и разсказомъ, и разговоромъ, и даже игрой, нечнаго есть искра Божія, зерно любви и роны встръчають этихъ людей съ шумной личны въ ладахъ, по глаголу Спасителя: «И востью, какъ на своихъ друзей. Про всякаго палъ одному пять талантовъ, другому два, изъ такихъ у насъ на Руси говорять: «это третьему одинъ, каждому по его силъ»; но дътскій праздникъ». Вотъ такихъ-то «дътстоинство человъка и близость его къ источ- тературы. Да — много очень иного условій! нику жизни-къ Богу. Все человъческое зна- Такіе писатели, подобно поэтамъ, родятся, а

сознаніемъ таинственныхъ проявленій этого ныя требованія. Въ самомъ дьль, кому пріятпонятія и опредъленія суть слова безъ смысла, свое исключеніе изъ списка живущихъ? Въбумагой, перомъ и чернилами, да присъсть — Мы сказали, что живая поэтическая фан- а оно ужъ польется само! Какой поклонникъ тазія есть необходимое условіе въчислі дру- Бахуса не въ состояніи ораторствовать о пагихъ необходимыхъ условій, для образованія губномъ вліяній крѣпкихъ напитковъ на тѣло писателя для дѣтей: чрезъ нее и посредствомъ и душу и о пользѣ трезвости и воздержанея должень онь действовать на детей. Въ ности? Какой развратникъ не наговорить кодътствъ фантазія есть преобладающая спо- роба три громкихъ фразъ о вравственности? собность и сила души, главный ея дёя- Какой бездушный и холодный человёкъ не тель и первый посредникъ между духомъ въ состояніи вкось и вкривь разсуждать о ребенка и внъ его находящимся міромъ любви, благочестін, благотворительности, садъйствительности. Дитя не требуетъ діалек- мопожертвованіи и опрочихъ священныхъчувтическихъ выводовъ и доказательствъ, ло- ствахъ, которыхъ у него нётъ въ душё? Жизнь, гической последовательности: ему нужны теплота, увлекательность и поэзія суть свидеборазы, краски и звуки. Дитя не любить от- тельства того, что человѣкъ говорить отъ дувлеченных и идей: ему нужны исторійки, по- ши, отъубѣжденія, любви и вѣры, и онѣ-тоэлеквъсти, сказки, разсказы, — и посмотрите, какъ трически сообщаются другой душь. Мертвенсильно у дътей стремление ко всему фанта- ность, холодность и скука показывають, что стическому, какъ жадно слушають они раз- человъкъ говорить о томъ, что у него въ госказы о мертвецахъ, привиденіяхъ, волшеб- лове, а не въ сердце, что не составляеть ствахъ. Что это доказываетъ? – Потребность лучшей части его жизни и чуждо его убъ-

прфсная вода резонёрства, которой у нихъ тахъ грома, и въ прфтахъ радуги и въ зелени вловоль, для нихъ лучше и вкуснъе шипучаго дъсовъ, и въ журчании ручья, и въ шумъ нектара поэзіи, котораго-б'єдняки!-они и моря, и во всемъ, что есть въ природ'ь жине пробовали никогда. И воть одинъ хочетъ вого, такъ безмолвно и вместе такъ красноувърить дътей, что вставать рано очень по- ръчиво говорящаго душъ юной и свъжей. лезно, ибо-ле одинъ мальчикъ, имъвшій при- и наконець во всякомъ благоролномъ повычку вставать съ солндемъ, нашелъ на по- рывъ, во всякомъ движени ихъ младенчел'в концелекъ съ деньгами: а другой хочетъ скаго серппа. Не разсуждайте съ дътьми о увърить дътей, что надо вставать поздно, томъ только, какое наказание полагаетъ Богъ ибо-де одна девочка, вставши рано, пошла за такой-то грехъ; но учите ихъ смотреть на гудять въ садъ, простудилась, да и умерла. Бога, какъ на отца, безконечно любящаго Олинъ говоритъ летямъ-будьте посибщины, своихъ детей, которыхъ Онъ создалъ для другой—не торопитесь, третій—будьте от- блаженства и которыхъ блаженство Онъ кровенны, ничего не скрывайте, четвер- искупиль мученіемь и смертью на кресть. тый—не все говорите, что знаете. Кому вѣ- Внушайте дѣтямъ страхъ Божій, какъ нарить, кому следовать?.. Забавнее же всего, чало премудрости, но делайте такъ, чтобы что всё эти глубокія мысли подтверждаются этоть страхъ вытекаль изъ любви же, и случайными примърами, ровно ничего не до- чтобы не рабскій ужасъ наказанія, а сыновказывающими. Нать, меральныя сентенціи няя боязнь оскорбить отца благого и любяне только отвратительны и безплолны сами шаго, а не грознаго и мстящаго, произвопо себь, но и портять даже прекрасныя и дила этоть страхъ, и чтобы не лишеніе земполныя жизни сочиненія для дётей, если вкра- ныхъ благь, а отвращеніе отъ виновныхъ дываются въ нихъ. Вы разсказываете дётямъ лица отчаго почитали они наказаніемъ. сказку или повъсть: спрячьтесь за нее, чтобъ Обращайте ваше внимание не столько на васъ было не видно, пусть все въ ней гово- истребление недостатковъ и пороковъ въ дерить само за себя, непосредственнымъ впе- тяхъ, сколько на наполнение ихъ животвочатльніемъ. У вась есть правственная мысль рящей любовью: будеть любовь—не будеть прекрасно: не выговаривайте же ея лѣтямъ, пороковъ. Истребленіе дурного безъ наполно дайте ее почувствовать, не делайте изъ ненія хорошимъ — безплодно; это произвонея вывода въ концъ вашего разсказа, но дитъ пустоту, а пустота безпрестанно наполдайте имъ самимъ вывести: если разсказъ няется пустотой же: выгоните одну, явится имъ понравился, или они читаютъ его съ жад- другая. Любви, безконечной любви! — все ностью и наслажденьемъ — вы сделали остальное ничтожно! «Богъ есть любовь, и свое дело. Здесь мы повторимъ мысль, уже пребывающий въ любви пребываетъ въ Боге, высказанную въ нашемъ журналъ и возбу- и Богъ въ немъ». Равнымъ образомъ не дившую негодование и ужасъ резонёровъ: искажайте действительности ни клеветами на «Не нужно никакихъ нагихъ мыслей, и какъ нее, ни украшеніями отъ себя, но показыязвы берегитесь правственныхь сентенцій, вайте ее такой, какова она есть въ самомъ Пусть основная мысль вашего разсказа діл- ділі, во всемь ся очарованіи и во всей ся тельно движется, не давайте ей для ней же неумолимой суровости, чтобы сердце детей, самой пробиваться наружу и выводить дет- научаясь ее любить, привыкло бы въ борьскую душу изъ полноты жизни, изъ борьбы бѣ съ ея случайностями находить опору въ и столкновенія частностей на отвлеченную самомъ себъ. Въ одной истинъ и жизнь, и высоту, гдё воздухъ редокъ и удушливъ для благо: истина не требуетъ помощи у лжи. слабой груди еще несозрѣвшаго человѣка; И потому конецъ вашей повѣсти можетъ пусть мысль кроется во внутренней недоступ- быть и несчастный, въ которомъ добродътель ной лабораторіи и тамъ перерабатываетъ страждетъ, а порокъ торжествуетъ; ко вы свое содержание въ жизненные соки, которые вполнф достигнете вашей нравственной цёли, неслышно и незамътно разольются по ваше- если юныя сердца вашихъ маленькихъ читаму разсказу». Не говорите дътямъ о томъ, телей станутъ за страждущихъ и не позавичего они еще не въ состояни понять своимъ дуютъ торжествующимъ, если, на вопросъумомъ; дайте имъ простое катехизическое на чьемъ бы хотели они быть месте? — они понятіе о Богѣ, по ученію православной цер- не колеблясь отвѣтятъ, что на мѣстѣ стражкви, но не пускайтесь съ ними въ діалекти- дущихъ, но добрыхъ. Не упускайте изъвида ческія тонкости философскихъ определеній, ни одной стороны воспитанія: говорите деа старайтесь больше заставить детей полю- тямь и объ опрятности, о внешней чистоть, бить Бога, который является имъ и въясной о благородства и достоинства манеръ и обралазури неба, и въ осивпительномъ блескъ солн- щенія съ людьми; но выводите необходица, и въ торжественномъ великоленіи возстаю- мость всего этого изъ общаго и изъ высшаго щаго дня, и въ задумчивомъ величіи насту- источника, — не изъ условныхъ требованій пающей ночи, и въ ревъ бури, и въ раска- общественнаго званія или сословія, но изъ

высокости человъческаго званія, не изъ теръ, и порхающую по пвътамъ бабочку... условныхъ понятій о приличіи, но изъ вви- Надо дать дітямъ почувствовать, что все ныхъ понятій о достоинствь человьческомъ, это безконечное разнообразіе имьеть еди-Внушайте имъ, что внъщняя чистота и изя- ную душу, живетъ одною жизнью, и что щество должны быть выраженіемъ внутрен- жизнь природы является не только подъ ней чистоты и красоты, что наше тело тропиками, но и у полюсовъ, не только на должно быть достойнымъ сосудомъ духа Бо- земль, но и въ недрахъ ея... Вотъ наприжія... Уваженіе къ имени челов'тескому, міръ это писано для взросдыхъ, но мы безконечная любовь къ челов ку за то толь- ув врены, что музыка этого языка будетъ ко, что онъ челов вкъ, безъ всякихъ отно- доступна и для дътей: «Тамъ сн вжная, мертчеловъка, а высокое выражение поэта —

При мысли великой, что я человъкъ, Всегда возвышаюсь душою -

левизомъ всей его жизни...

Но повъсти и разсказы не суть еще единказать душь юной, чистой и свъжей при- и свистомъ и — исчезаеть».

шеній къ своей личности и къ его національ- ван пустыня полюсовъ... Безотрадна тамъ ности, въръ или званію, даже дичному его жизнь. Но эти пустыни имъють свои музыдостоинству или недостоинству — словомъ, кальныя вьюги, гуляющія съ серебристой безконечная любовь и безконечное уважение пылью по звонкимъ, чистымъ, необозримымъ къ человъчеству даже въ дицъ послъдиъй- дъламъ. Тамъ массивная дава металловъ боmaro изъ его членовъ (die Menschlichkeit) рется съ могучимъ пламенемъ внутри земли... должны быть стихіей, воздухомъ, жизнью Она можеть пугать, но и самый испугь этотъ великъ для души. Лава реветъ, клокочеть съ шумомъ неподражаемой глубокой октавы и съ изумительнымъ грохотомъ и великольпіемъ извергается изъ безднъ своего тайнаго жилища. Вотъ глубь океана. Чувствуете ли, что океанъ можно только ственная и исключительная форма беседь съ любить? что душе хотелось бы его измерить, дътьми. Вы можете еще и обогащать ихъ по- постигнуть и заглянуть въ пропасть морей? знаніями, расширять кругъ ихъ созерцанія душть весело, упонтельно, что эта глубь водъйствительности, знакомя ихъ съ безконеч- ды не лежитъ въ мертвой тишинъ, что въ нымъ разнообразіемъ явленій прекраснаго ней родина пѣлой половины существъ оду-Божьяго міра. Но и здісь одна цізль — зна- шевленныхъ, быстрыхъ, могучихъ; имъ лекомство не съ фактами, а съ тамъ, такъ ска- гокъ путь сквозь плотно сліянную массу зать, букетомъ жизни и духа, который скры- волнъ; эти волны текутъ, то уходя на безвается въ нихъ и составляетъ ихъ сущность вестное дно, то съ плескомъ, слышимымъ и значеніе. Да, вамъ предстоить обширное нами, лобзая гранить береговъ и снова унои богатое поле: не говорю уже объ источ- сясь въ неизмъримый свой путь шумно и никъ собственной вашей фантазіп, —религія, торжественно... Вотъ могущественный въчно исторія, географія, естествознаніе — умейте свободный ветерь: наблюдайте этоть ветерь. только пожинать! Для дътей предметы тъ же, возметающій прахъ земля! онъ изумляеть что и для взрослыхъ; только ихъ должно из- своими музыкальными вихрями, бурей и лагать сообразно съ детскимъ понятіемъ, а быстротой самую скорую мысль; волнуетъ въ этомъ-то и заключается одна изъ важ- вершины льсовъ, поднимаетъ горы средь нъйшихъ сторонъ этого дъла. Какіе богатые океана, несетъ на своемъ хребтъ дикія матеріалы представляеть одна исторія! По- облака, улетаеть изъ-подъгромовъ съ воемъ

мвры высокихъ действій представителей че- Самымъ дучшимъ писателемъ для детей, ловъчества, дъйствительность добра и при- высшимъ идеаломъ писателя для нихъ мозрачность зла — не значить ли возвысить жеть быть только поэть. И такимъ явился ее?... Провести дътей по всъмъ тремъ цар- одинъ изъ величайшихъ германскихъ поствамъ природы, пройти съ ними по всему этовъ — Гофманъ въ своихъ двухъ сказземному шару, съ его многолюднымъ насе- кахъ: «Непзвъстное дитя» и «Щелкунъ оръленіемъ и общирными пустынями, съ его сущею ховъ и Царекъ мышей», хотя и написани океанами, показать имъ Божій міръ въ ныхъ не для дітей сооственно п годныхъ картинъ человъческихъ илеменъ и обществъ для людей всъхъ возрастовъ. Нисколько не съ ихъ нравами и обычаями, съ ихъ по- удивительно, что странный, причудливый и нятіями и вфрованіями—не значить ли это фантастическій геній Гофмана ниспустился показать имъ Творца въ Его творенія, за- до сферы дітской жизни: въ немъ самомъ ставить ихъ возлюбить Его и возблажен- такъ много дътскаго, младенческаго, проствовать этой любовью?... Но для этого надо стодушнаго, и никто не быль столько, какъ одушевить для нихъ весь міръ и всю при- онъ, способень говорить съ датьми языроду, заставить говорить языкомъ любви и комъ поэтическимъ и доступнымъ для нихъ. жизни и немой камень, и полевую былин- Сверхъ того Гофманъ есть по преимущеку, и журчащій ручей, и тихо в'єющій в'є- ству воспитатель людей, поэтъ юношества—

Ла. съ тъхъ поръ. какъ лъти начинаютъ переставать быть патьми и становятся юношами. Гофманъ долженъ быть ихъ поэтомъ по преимуществу. Гофманъ поэть фантастическій, живописецъ невидимаго внутренняго міра, ясновиденъ таинственныхъ силъ природы и духа. Фантастическое есть предчувствіе таинства жизни, противоположный полюсъ пошлой разсулочной ясности и опредъленности, которая въ жизни видитъ математику, индюстріальность или сытный объль съ трюфелями и шампанскимъ. Фантастическое есть одинь изъ необходим в йшихъ элементовъ богатой натуры, для которой счастье только во внутренней жизни; следовательно его развитіе необходимо для юной души. — и вотъ почему называемъ мы Гофмана воспитателемъ юношества. Но онъ вибств съ темъ бываетъ и губитедемъ его, односторонне увлеотрывая отъ живой и полной действительности. Чтобы дать юной душт равновтсе, Гофману не должно противопоставлять пошлую повседневность и ея дюжинныхъ представи- келя, хотя оно и не было замокъ». телей; но молодымъ людямъ должно читать луха, заслуживаютъ названіе представителей домъ и мракомъ, а маленькій домикъ съ его ствують и для возмужалости, и для старости. Вамъ, что они поняли все, что нужно по-

Мы не будемъ ничего говорить о художе- нять... ственномъдостоинствъ двухъдътскихъ сказокъ цы повестей для детского чтенія.

женой и двумя дътьми въ маленькой дере- въ окно съ какимъ-то тоскливымъ стремдезеленый кафтанъ и красный жилеть, обло- идешь ты въ лѣсъ? Что ты тамъ дѣлаешь въ женный золотыми галунами—что, говорить душной комнать?» — то Феликсь не выдермана, чтобы не опрозить его поэтическаго платье, а дядюшка, котораго они съ часа на языка.

«Всякій конечно знаеть, что замокъ есть большое зданіе, со многими окнами и дверьми, часто даже съ башнями и блестящими флюгерами. Но ничего похожаго не было видно на холмѣ, гдѣ стояли березы. Тамъ былъ только одинъ пизенькій домикъ со многими окошками, такими маленькими, что ихъ нельзя было раз- детей нашей деревни; я не знаю, могуть ли

почему-жъ ему не быть и поэтомъ пътства? смотреть иначе, какъ подойля близко къ нимъ. Но если мы остановимся передъ высокими стънами большого замка, то холодный вътеръ, вырывающійся оттуда, охватываеть нась; мрачные взоры чудныхъ фигуръ, прислоненныхъ къ стънамъ, какъ бы для охраненія входа, поражають насъ; мы теряемъ охоту войти туда и предпочитаемъ воротиться. Совершенно противное тому чувствуещь при входъ въ маленькій домикъ Та-деуса Брокеля. Еще въ рощъ стройныя березы простирали свои зеленыя вътви, какъ будто желая обнять вась, и привътствовали своимъ веселымъ шелестомъ, предъ домомъ же вамъ казалось, что пріятные голоса приглашали васъ изъ свътлыхъ, какъ зеркало, окошекъ; а изъ темной, густой зелени винограда, который покрываль стъны по самой крыши, слышно было: «Войди, войди, милый усталый путещественникъ: все здъсь хорошо и гостеприими! То же самое подтверждали своимъ веселымъ щебетаньемъ ласточки, то влетая въ свои гнѣзда, то вылетая изъ нихъ, -а старый и важный анстъ, смотря на васъ съ серьезнымъ и умнымъ видомъ съ вершины трубы, кажется, говорилъ: «Давно я живу здъсь льтомъ, но лучшаго мъста не находилъ кая его въ сферу призраковъ и мечтаній и нигдъ, и еслибы я могь преодольть врожденную страсть свою къ путешествіямъ, и еслибы зимой не было здѣсь такъ холодно, а дрова такъ до-роги, то я не тронулся бы съ этого мѣста!» Такъ хорошо и такъ пріятно было жилище Бро-

Какая чудесная, роскошная картина! какъ всё безъ исключенія романы Вальтеръ-Скот- все въ ней просто, наивно и вмёстё безкота и Купера, которые, по свътлому и върному нечно! Каждое слово такъ многозначительно. взгляду на жизнь, по генјальной глубокости, такъ полно жизни: изъ широкихъ воротъ а вм'єсть съ темъ спокойствію и елейности большого замка такъ и в'веть на вась холоразумной действительности, поэтически вос- березами и виноградникомъ такъ и манитъ произведенной въ великихъхудожественныхъ васъ къ себъ! Этотъ языкъ для дътей еще созданіяхь, и непремінно должны быть вос- доступнів, чёмь для взрослыхь; дайте имъ питателями юношества, хотя равно суще- прочесть, и клики ихъ радости покажутъ

Однажды утромъвъ домъ г. Брокеля была Гофмана, ибо этотъ вопросъ нисколько не от- большая суматоха: г-жа Брокель пекла пиносится къ предмету нашей статьи: но взгля- рогъ, г. Брокель чистилъ свое праздничное немъ на нихъ только какъ на высокје образ- платье, а дети надевали свои лучшія платьица. Однако дётямъ было какъ-то неловко въ Жиль быль когда-то Тадеусь Брокель съ своихъ нарядныхъ платьяхъ, они смотръли вушкѣ, доставшейся ему отъ отца. Повсе- ніемъ. Но когда Султанъ, большая дворовая дневной одеждой онъ не отличался отъ сво- собака, съ крикомъ и лаемъ начала прыгать ихъ крестьянъ (ровнымъ счетомъ четыре ду- передъ окошкомъ, бътать по дорогъ и назадъ, ши), но по праздникамъ надъвать красивый какъ бы желая сказать Феликсу: «Зачъмъ не Гофманъ, очень къ нему шло. Домишко его жалъ и началъ проситься въ лъсъ. Но г-жа крестьяне называли изъ въжливости зам- Брокель ръшительно запретила это дътямъ, комъ. Но послушаемъ немного самого Гоф- говоря, что они измарають и издеруть себъ часъ ждали, назоветъ ихъ... крестьянскими ребятишками. Феликса это взорвало, и онъ сказалъ матери: «Если нашъ любезный дядюшка называетъ крестьянскихъ детей гадкими, то онъ вврно не видалъ ни Петра Фольрада, ни Анны-Лизы Генштель, ни другихъ

быть дети лучше ихъ», «Конечно, - вскри- говорилъ дядя, а Тадеусъ Брокель и не чала Кристлиба, какъ бы проснувщись, —а почиталь этого важнымъ. Не правда ли, Маргарита, дочь деревенского судьи, развъ что въ этихъ немногихъ строкахъ очень не хороша, хоть у нея и нътъ такихъ чудес- много сказано: дядя-гофратъ, — и необраныхъ красныхъ бантовъ, какъ у меня?» — зованный, но человъчный, если можно такъвы-Наконенъ «дядюшка» прівхаль въ велико- разиться, Тадеусь Брокель-оба передъ вами. лъпной раззолоченной каретъ. Онъ быль вы- какъ на ладони. Знатные супруги взапуски сокій и сухой человікь, жена его толстая и кричать: «о милая природа! о сельская ненизенькая женщина, и съ ними двое дътей, винносты!» и дають дътямъ по свертку кон-Феликсъ и Кристлиба полощии къ дядющив фектъ которые Феликсъ начинаетъ грызть. и тетушкъ съ заученнымъ привътствіемъ, но Дядюшка толкуеть ему, что ихъ надо дерпередъ дътьми остановились въ недоумении, жать во рту, пока не растаять, а не грызть; Мальчикъ былъ чудесно одъть, на боку у него но Феликсъ со смъхомъ отвъчаетъ ему, что висъла сабля, но липо его было желто, и за- онъ не ребенокъ и что у него не слабые зубы, на верху ея искусно-заплетенныхъ волосъ зубами, негодный мальчишка!» Тогда Феблествла маленькая корона. Кристлиба хотвла ликсь вынуль изо рта конфетку, положиль взять ее за руку, но та отдернула ее съ ки- въ бумагу и отдалъ дядв назадъ, говоря, что слой миной. Феликсъ хотъть взять было онъ ему не нужны, если онъ не можетъ ихъ саблю своего кузена, чтобы разсмотрѣть ее, ъсть. Сестра его сдѣлала то же. Брокели изно тоть началь кричать: «моя сабля, моя виняются б'ядностью въ нев'яжеств' д'втей. сабля!» и спрятался за отца. «Мнв не нужно Сіятельные съ улыбкой самодовольствія гоплатья.

ликсъ на ухо сестръ. «Ахъ, да, да!» отвъчала звъздахъ и утверждала, что на небъ нахота весело. «А потомъ мы побъжимъ въ лъсъ», дятся различныя странныя животныя и друэтихъ чучелокъ!» прибавила Кристлиба.

стамъ, -- имъ дали сухарей.

спанные глаза какъ-то робко смотръли во- Отецъ и мать конфузятся, послъдняя даже кругь. Дъвочка также была прекрасно одъта; сказала Феликсу на ухо: «не скрипи такъ твоей сабди, маленькій глупець!» съ досадой ворять объ «отличнайшемь» воспитаніи свосказалъ Феликсъ. Отецъ его смутился отъ ихъ детей, -и графъ начинаетъ предлагать этихъ словъ, и то разстегивалъ, то застеги- имъ разные вопросы, на которые они отвъваль свой кафтанъ. Наконецъ пошли въ ком- чають скоро и бойко. Онъ спрашиваеть нату: дядюшка подъ руку съ тетушкой, а ихъ о многихъ городахъ, ръкахъ и горахъ, Германъ и Адельгейда держались за ихъ которые находились за нъсколько тысячъ миль, объ иностранныхъ растеніяхъ, о сра-«Теперь почнуть пирогь», шепталь Фе- женіяхь и пр. Адельгунда говорила даже о продолжаль Феликсь. «Какое намь дёло до гія фигуры, Феликсу стало страшно оть всёхъ этихъ разсужденій, и онъ почель ихъ чепу-И воть повъсть уже завязалась; характеры хой. Чтобы утьшить бедныхь родителей, очерчены предъ вами. Всв двиствують, а графь объщать прислать ученаго человъка, никто не говорить. Феликсу и Кристлибъ не который даромъ будетъ учить ихъ дътей. понравились ихъ разодьтые родственники: «Любите-ли вы игрушки, mon cher?» спрона свъжія и чистыя души пахнуло гнилостью сидъ Германъ у Феликса, довко кланяясь: и принужденіемъ. Они весело ёли пирогъ, «я привезъ вамъ самыхъ лучшихъ». Феликкотораго нельзя было всть маленькимь го- су было отчего-то грустно, и держа машинально ящикъ съ игрушками, онъ бормоталъ, Сухой господинъ, двоюродный брать Та- что его зовуть Феликсомъ, а не mon cher, и деуса Брокеля, былъ графъ и носилъ не толь- что ему говорятъ ты, а не вы. Кристлиба такко на каждомъ своемъ платъв, даже на пудро- же скорве готова была плакать, чвмъ смвятьмантель большую серебряную звъзду. За годъ ся, принимая отъ Адельгунды ящикъ съ конпередъ этимъ онъ за взжалъ къ Брокелю одинъ, фетами. У дверей прыгалъ и лаялъ Сулбезъ жены и двтей. «Послушай, любезный танъ; Германъ его такъ испугался, что надядюшка, ты върно сдълался королемъ?» чалъ кричать и плакать, и Феликсъ сказалъ сказаль Феликсь, который въ своей книжкь ему: «Зачьмь такъ кричишь и плачешь? это съ картинками виделъ короля съ такой же просто собака, а ты видалъ самыхъ страшзвъздой. Дядя очень смъялся надъ этимъ ныхъ звърей! Да еслибы онъ и бросился вопросомъ и отвъчалъ: «Нътъ, мой милый, на тебя, у тебя есть сабля». -- Наконецъ гоя не король, но самый в'єрный слуга короля сти у'єхали. Брокель тотчась скинуль свое и его министръ, который управляетъ многими праздничное платье и вскричалъ: «ну, слава людьми. Еслибыты быль изърода графовъ Бро-Богу, увхали!» Двти тоже переод влись и келей, тоже со временемъ могь бы имьть та- стали веселы; Феликсъ закричалъ; «въ льсъ! кую звёзду; но ты только простой дворянинъ, въ лёсъ!» Мать спросила ихъ, развё они не который никогда не будеть знатнымь чело- хотять сперва посмотрёть игрушки, и Криствъкомъ». Феликсъ ничего не понядъ, что либа сдавалась было на голосъ женскаго

рушки. Едва упросила его Кристлиба, чтобы лософія, внушенная ему природой: все подонъ не выкидываль за окно конфеть, но дельное, фальшивое, искусственное не нракоторый понюхавши отошель съ отвраще- своими птичками, букашками и бабочками, видся ему охотникъ, который прицеливался и ея сердиу природа говорида такъ же громльсь. Вдругь Кристлиба замьтила Феликсу, дввочкь, но ломать не стала бы. что его арфистъ играетъ вовсе не хорошо, и что птицы, выглядывая изъ-за кустовъ, и Феликсъ откровенно разсказалъ матери о кажется, смъются надъ дряннымъ музыкан- своемъ распоряжении съ игрушками, -- мать томъ, который хочеть подражать ихъ пенію. начала его бранить, но отецъ, съ примет-Феликсъ отвъчалъ, что это правда, и что нымъ удовольствиемъ слушавший разсказъ вить его пфть лучше, онь такъ дернуль пру- лись отъ этихъ игрушекъ, которыя только жину, что вся игрушка разломалась, и Фе- затрудняли ихъ». Ни г-жа Брокель, ни дъти ликсъ забросиль музыканта, говоря: «этотъ не поняли, что г Брокельхотьльэтимъсказать. дуракъ скверно играетъ и делаетъ такія гри- Мы такъ думаемъ, что Брокель и самъ хомасы, какъ мой двоюродный братъ Германъ». рошо не зналъ, что онъ хотълъ этимъ сказать, Потомъ онъ хотълъ заставить своего егеря но что его добрая, любящая натура очень стредять не въ одно и то же место, а куда хорошо действовала за его неразвитой умъ. онъ назначить ему, — и егеря постигла та Пока сіятельные родственники были съ нимъ, же участь, что и арфиста. «Ага!—вскричаль онь и конфузился, и роб'ёль; но лишь они въ цъль, а въ лъсу, настоящемъ мъсть для но онъ избавился отъ давленія кошемара. егеря, это тебъ не удается. Ты върно тоже ній, однимъ непосредственнымъ чувствомъ знанію наукъ. Кристлиба начала плакать, а поняла фальшивую позолоту, блестящую ми- за ней Феликсъ, восклицая: шуру ложнаго образованія, прикрывавшаго собой чинность и отсутствіе жизни. Какъ мальчикъ, онъ ничего такъ не можетъ про- друга съ удивленіемъ: «Видишьли, Кристлиба?» стить, какъ трусости. Вотъ дѣти побѣжали, но-о ужасъ! Кристлиба увидъла, что пла- ка, который находился передъ ними, сіялъ чудтье ея прекрасной куклы было изорвано хво- ный свёть и, подобно кроткому лучу месяца,

дюбонытства, но Феликсъ не хотълъ и слы- ростомъ, а хорошенькаго воскового личика шать, говоря: «Что могъ привезти намъ хо- какъ не бывало. Она заплакала, но Феликсъ пошаго этотъ глупый мальчикъ съ своей се- сказалъ ей въ утешение: «Теперьты вилишь строй въ лентахъ? Что же касается до наукъ, какія дрянныя вещи привезли намъ эти дъонъ объ нихъ хорошо болгаетъ; онъ толкуетъ ти. Какая глупая кукла! она не можетъ дао дьвахъ и медведяхъ, знаетъ, какъ ловятъ же съ нами бегать, не изорвавши и не излослоновъ, а самъ боится моего Султана! У мавши всего! Подай-ка ее сюда!»--и кукла него висить съ боку сабля, а онъ плачеть, полетела въ прулъ. Тула же следомъ отпракричить и прячется подъ столь? Славный вилось и ружье, потому что изъ него нельзя же изъ него будетъ егерь!» Однако Феликсъ стрълять, и охотничій ножь, за то, что онъ сладся на желаніе сестры пересмотрѣть иг- не колеть и не рѣжеть. У Феликса своя фионъ бросилъ насколько изъ нихъ Султану, вплось ему; живая природа, ласъ и поле, съ ніемъ. «Видишь ли, Кристлиба, —вскричалъ громче говорили его сердцу, и онъ лучше Феликсъ, торжествуя: — даже Султанъ не хо- нонималъ ихъ. Но Кристлиба — двочка, и четь всть эту дрянь!» Болве всего понра- ей жаль было своей прекрасной куклы, хотя ружьемъ, когда его дергали за маленькій ко. Гофманъ удивительно верно схватиль въ шнурокъ, спрятанный подъ платьемъ, и стрф- детяхъ мужской и женскій характеръ: Федяль въ ціль, приділанную въ нізсколькихъ ликсь не задумывается долго надърішеніемь: вершкахъ отъ него; потомъ ружье и охот- разрушительный геній, онъ ломаеть, что ему ничій ножь, сділанные изъ дерева и высе- не нравится; но Кристлиба положила бы ребренные, и гусарскій киверъ съ шашкой. въ сторону или спрятала свою куклу, еслибъ Забравъ игрушки, дети ношли гулять въ она ей надоела, даже нодарила бы другой

Когда дети возвратились домой нечальныя, ему стыдно передъ рябчикомъ, который такъ Феликса, сказалъ: «Пусть дети делаютъ, что плутовски на него смотритъ. Чтобы заста- хотятъ; я таки очень радъ, что они избави-Феликсъ. — въ комната ты хорошо попадаешь уахали, ему стало и легко, и хорошо, слов-

На другой день дѣти ранехонько отпрабоншься собакъ, и еслибъ на тебя напала вились въ льсъ, чтобы въ последний разъ какая-нибудь, то ты убѣжаль бы съ своимъ наиграться, ибо имъ надо было много читать ружьемъ, какъ маленькій двоюродный братъ и писать, чтобъ не стыдно было учителя, съ своей саблей! Ахъ ты дрянной егерь, не- котораго скоро ожидали. Вдругъ имъ отчего годный егеры»... Видите ли, для Феликса все то стало скучно, и они принисали это тому, мертвое, бездушное и пошлое похоже на дво- что у нихъ нётъ ужъ прекрасныхъ игрушекъ, 

> «Бѣдныя мы дѣти, мы не знаемъ наукъ!» «Но вдругъ они остановились и спросили другъ Слышишь ли, Феликсъ?-

> Въ самомъ темномъ мъстъ густого кустарин-

скользиль по трепещущимь листьямь; а вь ти возможно-не подымается рука, а выписыхомъ шелестъ деревьевъ слышался дивный аккордъ, подобный тому, какъ вътеръ пробъгаеть по струнамь арфы и будить сиящіе въ ней ввуки. Лъти почувствовали что-то странное: цечаль ихъ исчезла, но на глазахъ появились слевы отъ сладостнаго чувства, котораго они еще не испытывали. Чемъ ярче становился светь въ кусть, тымъ громче раздавались дивные звуки, и тъмъ сильнъе билось у дътей сердце. Они глядъли внимательно на свътъ и увидъли прелестивниее въ мірв дитя, которое имъ пріятно улыбалось и дълало знаки. «О, прійди къ намъ, милое дитя!» вскричали вибсть Феликсъ и Кристлиба, вставая и протягивая къ нему своп ручонки съ невыразимымъ чувствомъ. «Я иду, иду!» отвъчаль пріятный голось изъ куста, — и, какъ бы несомое утреннимъ вътеркомъ, неизвъстное дитя спустилось къ Феликсу и его сестръ.»

вать вполнъ намъ тоже не хочется, чтобы не испортить впечатленія для техъ, которые послѣ нашей прозаической статьи станутъ

читать эту поэтическую повъсть.

Но вотъ наконецъ прівхаль и давно ожидаемый учитель, магистръ Тинте, маленькаго роста, съ четвероугольной головой, безобразнымъ линомъ, толстымъ брюхомъ на тоненькихъ пауковыхъ ножкахъ-воплощенный педантизмъ и резонёрство. Встрѣча его съ дѣтьми, ихъ къ нему отвращение, его съ ними обращение, все это у Гофмана-живая. одушевленная картина, полная мысли. Вотъ они съли учиться, -- и имъ все слышится голосъ неизвъстнаго дитяти, которое зоветъ За симъ следуетъ целая глава о томъ, какъ ихъ въ лесъ, а магистръ бьеть по столу и неизвъстное дитя играло съ Феликсомъ и кричитъ: «шт, шт, брр, брр... тише! что это Кристлибой, какъ оно упрекало ихъ въ со- такое?» а Феликсъ не выдержаль и закрижальнін о дрянных игрушкахь и указало чаль: «Убирайтесь вы съ вашими глупостяимъ на чудныя сокровища, разсыпанныя во- ми, магистръ; я хочу идти въ сѣсъ. Ступайкругъ нихъ; какъ тогда Феликсъ и Крист- те съ этимъ къ моему двоюродному брату: либа увидели, что изъ густой травы какъбы онъ любить эти вещи!» Дети побежали, мавыглядывали блестящими глазами разные гистръ за ними; но Султанъ, добрая собака, чудные цвёты, а между нями искрились съ перваго раза получившій къ педанту и цвътные камни и блестящія раковины, золо- резонеру неодолимое отвращеніе, схватилъ тые жуки прыгали и тихо распъвали пъсен- его за воротникъ. Педантъ поднялъ крикъ. ки; какъ послъ того неизвъстное дитя стало но г. Брокель освободильего и упросилъ хостроить Феликсу и Кристлибъ дворецъ изъ дить съ дътьми въ льсъ. Педанту льсъ не цвътныхъ камней съ колоннами, крышей понравился, потому что въ немъ не было и золотымъ куполомъ; какъ потомъ крыша дорожекъ, и птицы своимъ пискомъ не дадворца обратилась въ крылья золотыхъ на- вали ему слова порядочнаго сказать. «Ага, съкомыхъ, колонны-въ серебристый ручей, г. магистръ, сказалъ Феликсъ, я вижу, ты на берегу котораго росли красивые цвёты, ничего не понимаещь въ ихъ пёсне и не то съ любопытствомъ смотрясь въ воды, то слышищь даже, какъ утренній в'втеръ разгопокачивая своими маленькими головками, вариваеть съ кустами, а старый ручей разслушая невинное журчаніе ручья; какъ по- сказываетъ прекрасныя сказки!» Кристлиба томъ неизвестное дитя надёлало изъ цветовъ заметила, что верно г.магистръ не любитъ и живыхъ куколъ, и куклы резвились около цветовъ, и магистра отъ этихъ словъ поко-Кристлибы, ласково говоря ей: «полюби насъ, робило; онъ отвъчалъ, что любитъ цвъты добрая Кристлиба!» и егеря загремёли ружья- только въ горшкахъ, въ комнатё... Пропуми, затрубили въ рога и, крича: Галло! гал- скаемъ множество самыхъ поэтическихъ поло, на охоту! на охоту! помчались за зай- дробностей, дышащихъ глубокой мыслью ц\(\bar{b}\)цами, которые повыскакали изъ-за кустовъ лаго разсказа, и скажемъ, что г. Брокель наи побъжали; какъ неизвъстное дитя понесло конецъ ръшился его выгнать; но магистръ Феликса и Кристлибу по воздуху, и чудеса, обратился мухой и началь летать—насилу которыя они видёли въ этомъ воздушномъ успёли задёть его хлопушкой и прогнать. путешествіи. Въ этой главё каждое слово, Дёти повеселёли, пошли въ лёсъ, но дитяти каждая черта — чудная поэзія, блестящая са- тамъ не было. Поломанныя ими куклы ожимыми дивными цвътами, самыми роскошными вають, осыпають ихъ упреками и грозять красками; это вм'єст'є и поэзія, и музыка, — магистромъ. Сл'єдуетъ чудесное описаніе и какая глубокая мысль скрывается въ нихъ!.. бури, обморокъ дётей, потомъ прекрасное Пропускаемъглаву, гдѣг. иг-жаБрокель разсу- вёдро. Отецъ самъ пошель съ ними вълѣсъ ждають о неестественности видънія дътей, и и разсказаль имъ, что и онъ въ дътствъ первый выказываеть свою прекрасную на- зналь неизвъстное дитя. Вскоръ послъ того туру въ ел грубой корћ, а вторая—свою до- г. Брокель умеръ, дѣти остались сиротами, и бродушную ограниченность. Пропускаемь въ ту минуту, когда имъ было особенно тятакже и дальнёйшія свиданія Феликса и жело и они горько плакали, имъ явилось Кристлибы съ неизвъстнымъ дитятею и его неизвъстное дитя и утъщило ихъ и сказало фантастическій разсказь о зломь министрів имь, что пока они будуть его помнить, имъ при двор'в царицы фей: сокращать ихъ не- нечего бояться злого духа Песнера, мухимагистра. Лружески принялъ ихъ къ себъ нія въ ней самой; перехолы общей жизни родственникъ, и «все следалось такъ, какъ въ частныя индивидуальныя явденія и предсказало имъ неизвъстное дитя. Что бы потомъ возвращение ихъ въ общую жизнь-Феликсъ и Кристлиба ни предпринимали, тоже великое таинство, а впечатавное всяулавалось вполн'в; они и мать ихъ следа- каго таинства- страхъ и ужасъ мистическій. лись веселы и счастливы и долго въ отрад- Вотъ почему мины младенчествующихъ наныхъ мечтахъ играли съ неизвестнымъ ди- родовъ дышатъ такой фантастической мрачтятею. которое показывало имъ чудеса своей ностью, и всё отвлеченныя понятія явля-

фантазіи есть та, что первый воспитатель эстетической жизни. Образованный челов'якъ дітей — природа и ея благодатныя впечатлів не боится суевірных видіній кладбица. нія. И первобытное челов'єчество воспиты- но это н'ємое кладбище тіємъ не меніе вівалось природой; и душь нашей такъ отрад- етъ на него таинственной жизнью, отъ коно читать всв преданія о юномъ человаче- торой сладостно воднуєтся его лухъ неопрествъ, ее такъ сладостно убаюкиваютъ и свя- дъленнымъ чувствомъ пріятнаго страха. Бымера о царяхъ пастыряхъ и простодушныхъ фантастической жизнью: какъ будто вырами, и старый ручей разсказываеть прекрас- и велуть войну съ мышами, и самъ Шед-

мысль о гармоніи младенческой души съ при- нія чуднаго генія оно непересказываемо, родой, какъ объ основъ воспитания и условии и намъ пришлось бы переписать его все, будущаго счастія дітей, то «Шелкунъ и Ца- отъ слова до слова, а подобный разборъ рекъ мышей» есть апотеозъ фантастическа- слъдаль бы нашу статью вдвое больше. Скаго, какъ необходимаго элемента въ духф че- жемъ только, что художественная жизнь ловъка, и цъль этой сказки-- развитие въ дъ- образовъ, очевидное присутствие мысли при тяхъ элемента фантастическаго. Когда мы совершенномъ отсутстви всякихъ символовъ, приближаемся къ общему, родовому началу аллегорій и прямо высказанныхъ мыслей жизни, разлитой въ природъ, насъ объемлетъ или сентенцій, богатство элементовъ-тутъ какой-то пріятный страхъ, мы чувствуемъ и сатира, и пов'єсть, и драма, удивителькакое-то сладостное замираніе сердца. Кто ная обрисовка характеровъ-противорѣчіе не испытываль этого при входе въ большой поэзіи съ пошлой повседневностью, неразтемный лёсъ или на берегу моря? Шумъ дёльная слитность действительности съ фанлистьевъ и колебание волнъ говорять намъ тастическимъ вымысломъ, -- все это предстакакимъ-то живымъ языкомъ, котораго значе- вляетъ богатый и роскошный пиръ для дЪтніе мы уже забыли и тщетно стараемся ской фантазіи. Заманчивость, увлекательвспомнить; лёсь и море кажутся намь живы- ность и очарованіе разсказа невыразимы. ми индивидуальными существами. И вотъ от- Благодарность переводчику, издавшему откуда произошли у грековъ живыя поэтическія дёльно эти дв'в превосходныя сказки Гофолицетворенія явленій природы, ихъ дріады мана — единственныя во всемірной челов'ви наяды, и ихъ черновласый царь Посидаонъ ческой литературь! Желаемъ, чтобы родисъ трезубцемъ въ рукъ-

Сей, обымающій землю, земли колебатель могучій!

Жизнь есть таинство, ибо причина ея явле- почти слово въ слово!

ются у нихъ въ странныхъ образахъ. Искус-Основная мысль этой чудесной, поэтиче- ство освобождаеть духъ отъ рабскаго ужаса, ской повъсти, этой свътлой и роскошной просвътляя его предметы свътомъ мысли и щенныя сказанія о пастушеской жизни па- ваеть состояніе души, когда и обыкновентріарховъ, и колыбельная п'єсня старца Го- ныя вещи оживотворяются и воскресаются герояхъ седой древности... Увы! заботы и жаемыя этими вещами понятія, отрещаясь суеты жизни, искусственная городская жизнь отъ своей отвлеченности, принимають на заслоняють оть нась природу, и мы видимь себя живые образы, начинають мыслить и на небѣ фонари, а на землѣ полезныя и вред- чувствовать. Духъ нашъ во всемъ предчувныя травы, прибыльные для торговли льса, — ствуеть жизнь и даеть ей опредвленные а многіе ли изъ насъ знають, что природа индивидуальные образы. Такъ и въ «Щелжива, что вътеръ разговариваетъ съ куста- кунв и Царькъ Мышей» оживаютъ куклы ныя сказки?.. Неужели же и чистыя мла- кунъ дълается рыцаремъ мыши и носить ея денческія души должны быть глухи къ жи- цвіть. Щелкунъ проводить ее въ рукавъ вому голосу прекрасной природы и не знать шубы, — и тамъ открывается передъ ней де-«неизвъстнаго дитяти», которое есть — ихъ денцовое поде съ конфетными городами, же собственный откликъ на зовъ природы, которые населены конфетными людьми - и свътлая радость и чистое блаженство ихъ же въ этихъ городахъ гремитъ музыка, ликуетъ собственныхъ, младенческихъ сердецъ?... радость, кипитъ жизнь. Мы не будемъ пе-Если въ «Неизвъстномъ Дитяти» развита ресказывать содержанія этого чуднаго создатели обратили на нихъ все свое вниманіе, чтобы не было ии одного грамотнаго дитяти, который не могь бы ихъ пересказать

впечатлѣніемъ.

чулесный старикъ! какая юная, благолатная не проронить ни одного слова. душа у него, какой теплотой и жизнью вв- Лучина пьесы въ «Летскихъ сказкахъ венное искусство у него заманить вообра. докъ въ табакеркъ». женіе, раздражить любопытство, возбудить

Въ Россіи писать для дітей первый на- вниманіе иногда самымъ повидимому прочалъ Карамзинъ, какъ и много прекрасна- стымъ разсказомъ! Сов'втуемъ, любезныя дівти, го началь онь писать первый. Къ «Москов» получше познакомиться съ лелушкой Ирискимъ Въломостямъ» прилагались листки его неемъ. Не бойтесь его старости: онъ не при-«Лѣтскаго Чтенія», въ которомъ замѣча- надлежитъ къ тѣмъ брюзгливымъ старикамъ, тельна «Переписка отпа съ сыномъ о дере- которые своимъ ворчаніемъ и наставленіями венской жизни». Много читателей впослед- отнимають у насъ каждую минуту веседоствіи поставиль Карамзинь и себі, и дру- сти, отнимають всякую радость. О, ність, гимъ, подготовивъ этимъ «Детскимъ Чтені- это самый милый старикъ, какого только вы емъ». Посяв онъ издалъ «Летское Утеше- можете представить себе: онъ такъ добръ, ніе», которое и теперь еще не изгладилось такъ ласковъ, такъ любитъ дътей; онъ не у насъ изъ памяти, хотя мы читали его въ смутить вашего шумнаго веселья, не помъпътскомъ возрастъ: а это большая похвала щаетъ вамъ играть, но съ такой снисходидля детской книжки; память хранить въ тельностью и любовью приметь участіе въ себъ только то, что поразило лушу сильнымъ вашей веселости, вашихъ играхъ, научить васъ играть въ новыя, неизвъстныя вамъ и Но въ настоящее время русскія літи имів- прекрасныя игры. Если вы пойлете съ нимъють для себя въ Ладушка Иринев такого гулять—васъ ожидаетъ величайшее удописателя, которому позавиловали бы дети вольствіе: вы можете бегать, прыгать, шувсвух націй. Узнавъ его, съ нимъ не раз- меть, а онъ между темъ будеть разсказыстанутся и взросдые. Мы находимъ въ немъ вать вамъ, какъ называется каждая травка, одинъ нелостатокъ, и очень важный: ста- каждая бабочка, какъ он'в рождаются, рарикъ или очень старъ и ужъ не въ состоя- стутъ и, умирая, снова воскресають для ноніи держать перо въ рукв, или ленится на вой жизни. Вы заслушаетесь его разсказовъ. старости леть, оттого мало пишеть. А какой вы сами не захотите шуметь и бегать, чтобь

етъ отъ его разсказовъ, и какое необыкно- Дѣдушки Иринея»—«Червякъ» и «Горо-

Ночь на Рождество Христово. Рус- голоскомъ творенія генія, носить на себ'я явные ская повысть девятнадцатаго стольтія (?!). Соч. актера Императорскихъ Московскихъ театровъ К. Баранова, Москва, 1834.

зать кое-что побольше, сколько потому, что по- хоть какой-нибудь забытый романъ «Молвѣ».

кольника, все романъ да романъ?

слъды его вліянія, хотя и не лишено собственныхъ красотъ. Но въ этомъ случат талантъ не хотълъ и не думалъ подражать, онъ только за-Еще новый романъ, и вдобавокъ романъ де- платидъ невольную дань удивленія и восторга вятнадцатаго стольтія! Еще новый романисть, генію, онь только быль увлечень тяготьніемь новый рыцарь, выбажающій на литературное его силы, какъ увлекается спутникъ тяготвніемъ ноприще съ бълымъ шатомъ. Sovez bien venu, планетъ, Сколько твореній, прекрасныхъ и плоbeau chevalier! Ну, какъ не скажешь съ остро- хихъ, произвели на свътъ «Разбойники» Шилумнымъ Марлинскимъ, что «по сочинителей у лера, между тёмъ какъ самъ великій ихъ твонасъ не кличъ кликать: стоитъ крякнуть да де- репъ признавалъ надъ собой могущество другого нежкой брякнуть, такъ налетить ихъ полторы болье великаго творца! Сколько поэмъ родили тьмы съ потемками!» Каковъ же этотъ романъ, поэмы Байрона! Подражатели такого рода по что пріобр'вла въ немъ наша литература? спро- большей части бывають вм'вств и творцами и сять нась читатели, еще не усивыше насла- въ свою очередь увлекають за собой таланты, диться этимъ новымъ произведениемъ. Не трудно которые ниже ихъ. Но есть еще особеннаго рода отвъчать на вопросъ: двухъ словъ было бы слиш- подражатели. Эти берутъ за образецъ какое-никомъ достаточно для этого. Но мы хотимъ ска- будь сочинение, хорошее или дурное, напримъръ, явленіе этого романа, прочитаннаго нами по обя- «Б'єднаго Егора» и, не сводя съ него глазъ, занности, пробудило въ насъ съ новой силой давно слёдн за нимъ шагъ за шагомъ, силятся слёпить уснувшія мысли и чувствованія, столько и по- что-нибудь подобное. Прямые литературные горетому, что мы часто слышимъ жалобы читате- богатыри, безталанные и не понимающие значелей на бёдность библіографическаго отдёла въ нія великаго слова искусство! Ихъ побужденіемъ иногда бываетъ несчастная манія къ авторству, Сколько говорили уже, что въ литературномъ детское честолюбіе - въ такомъ случає они тольотношеніи нашъ в'єкъ есть в'єкъ романа, ебо-де ко см'єшны и жалки; но чаще всего корыстьвсё пишутъ романы и всё читаютъ романы. Это въ такомъ случаё они достойны презрёнія, ибо однако по зръломъ размышленіи оказывается унижають искусство, унижають достоинство чесправедливымъ только отчасти. Правда, нынъ ловъка. Не имъя ни чувства, ни ума, ни познагораздо больше пишется романовъ, чемъ прежде, ній, ни образованности, ни воображенія, ни тано это отнюдь не мешаеть процестать драме и данта, они доказывають въ своемъ романе, что даже лиръ. Посмотрите напримъръ на француз- должно любить ближняго, уповать на Бога и скую литературу: Гюго - романъ, драма и лира; быть благочестивымъ, что воровство, пьянство, Дюма-романъ и драма; Делавинь - драма и лира; лихоимство, невъжество не похвальны-это для Альфредъ де-Виньи—романъ и лира; Ламартинъ нравственности; выводятъ, сколько возможно, и Барбье -- лира и пр., и пр. Отчего же у насъ, въ смешномъ и преувеличенномъ виде сутягуза исключеніемъ нашего Шекспира-Байрона-Ку- подъячаго, вора управителя, пьяницу-квартальнаго, дурака-помѣщика-это для сатиры; нама-Что такое подраженіе? Геній создаєть ориги- рають грязной мазилкой своей дубовой фантазіи нально, самобытно, т.-е. воспроизводить явленія нісколько дубочныхь картинокъ мінданскаго, жизни въ образахъ новыхъ, никому недоступныхъ купеческаго, дворянскаго быта — это для нравои никфмъ не подозръваемыхъ; талантъ читаетъ описанія; ввернутъ въ свое твореніе нъсколько его произведенія, уполется, проникается ими, мужицкихъ словъ, лакейскихъ поговорокъ, мъживетъ въ нихъ; эти образы преследують его, щанскихъ остротъ— это для народности... и вотъ не дають ему покоя, и воть онь берется за перо, вамь правственно-сатирическій и народный ровотъ его твореніе болье или менье двлается от- манъ девятнадцатаго ввка!.. Чего же вамъ больлиць?» Не правда: ихъ характеры написаны у виновникъ созданій красоты и разума, бываеть нихъ на лбу: Заръзины. Вороватины. Ножовы, виъстъ неумышленнымъ виновникомъ чалъ безо-Облуваловы, Живолеровы, Скупаловы, Пьянюги- бразія и нел'япости. Не «Иліала» ли произвела ны. Правлодюбины. Кривлины. Вдюблинскіе, Лоб- «Энеиду», «Освобожденный Іерусадимъ» и другія родъевы, Свътинскіе, Бурлидовы — не правла ди. поэмы, и вмѣстѣ съ тѣмъ не она ди была вичто все очень ясно?

проч., не толкуйте о классицизм в и романтизм в, шими силами всвух своих в представителей, бао восемналнатомъ и девятналнатомъ в'вкахъ, ска- рона Брамбеуса, а одинъ изъ ея представителей. жите, что «Иванъ Выжигинъ» раскупился, и вы слишкомъ талантливый, если не решительно гебудете знать, почему у насъ такъ много пишутъ ніальный, Александръ Люма, произведъ «Пов'ясти помановъ.

на Рождество Христово» принадлежаль къчислу бранить ее «Библіотека для Чтенія»!.. полражателей послёдняго рода: намъ пріятнёе думать, что это человъкъ просто обманывающійся что называють нашей литературой, представдяеть насчеть своего призванія. Это тімь естественніве, самое плачевное зрілище. что найдется еще много читателей, которые поддержать его въ полобномъ заблуждении. Въ та- быть честными и добросовъстными дъйствоватетолько умфетъ читать и писать; что тотъ еще томъ всеобщаго посмфянія!.. Вмфсто того, чтобы не поэть, кто съумбеть слбиить кое-какую сказ- обогащать свой умь познаніями и темь готовиться ку съ аллегорическими лицами, представляющими къ занятію какого-нибудь, сообразнаго съ ихъ порокъ и добродътель; какъ можно не знать, что талантами и склонностью, мъста въ обществъ, дется такой человъкъ, который, совершенно не они стремглавъ бросаются на эту презрънную бывши поэтомъ, не могъ бы написать стишковъ, арену, на этотъ литературный базаръ, гдъ толпо гладкости и гармоніи языка не уступающихъ чется и суетятся жалкая посредственность, местихамъ Пушкина; не понимаемъ, какъ можно лочное честолюбіе, и тешится детскими побрятакъ смёло и безбоязненно отдавать свое имя кушками. Для пустого призрака мгновенной изчестного артиста, честного чиновника или чест- юношескія силы, истошають свою д'ятельность, Но мы предоставляемъ самимъ читателямъ докон- полезному; что же изъ всего этого выходитъ? Зачить наши нескромные вопросы...

# (Отрывокъ).

ды новыхъ существъ вызываются изъ праха!.. стихи, а всего пуще-за его первую повъсть!.. Не сходень ли съ этимъ солицемъ и геній? Не Я хотъль говорить о «Повъстяхъ Безумнаго», есть ли и онъ символь творящей силы Всемогу- а занесъ Богь въсть о чемъ. Поэтому считаю щаго? Не производить ли онъ также сонмы но- нужнымъ сдёлать замёчание для людей, любявыхъ созданій, сонмы новыхъ творителей?.. Но щихъ приміненія, что все сказанное мной они увы! какъ солнце вмъстъ съ муравой и цвътами должны почитать чистой поэтической фантазіей, полей, вибств съ златовидными мотыльками вы- не имбющей никакого отношенія къ упомянутымъ 

me? Вы говорите, что эти лица «образы безъ червей гадкихъ и отвратительныхъ, такъ и геній, ной явленія «Александроилы»? Почти такимъ Не говорите о Вальтеръ-Скоттъ, Куперъ и же образомъ «Юная Словесность» произвела об-Безумнаго»! Охъ. эта безпутная «Юная Словес-Не смѣемъ утверждать, чтобы авторъ «Ночи ность»! много творитъ она зла! Подѣдомъ такъ

Наша литература, или по крайней муру то,

Сколько молодыхъ людей, которые могли бы комъ случав намъ кажется страннымъ, какъ лями для блага отечества на разныхъ ступеняхъ можно не понимать того, что творчество есть общественной жизни, предаются этой жалкой удёль немногихь избранныхь, а не всякаго, кто маніи авторства, которая дёлаеть ихь предмево времена оны много безталанныхъ людей под- устремлять свою д'вятельность, благородные полаживали подъ тонъ Державина и пъли оды, въ рывы своего сердца, избытокъ своихъ юныхъ которыхъ было пропасть трескотни и шуму, но силъ на святой подвигъ жизни и въ исполненіи ни капли поэзіи: что въ наше время елва ди най- своего долга находить свою высочайшую награду. на позоръ, тёмъ болёе, если это имя есть имя вёстности они безразсудно расточають свои наго гражданина; не понимаемъ, какъ можно... становятся неспособными ни къ чему дёльному и въса спалаетъ съ глазъ, похмелье прохолитъ, остается головная боль, сердце пусто, самолюбіе глубоко уязвлено и горько страждетъ... А потомъ? Повъсти Безумнаго. Москва, 1831 г. Потомъ, какъ водится, жалобы, проклятіе на жизнь, на судьбу, элегіи о развалинахъ разру-Какъ пріятно послів зимняго холода появле- шеннаго счастья, объ обманутыхъ надеждахъ, ніе весенняго солица, роскошно изливающаго свою объ исчезнувшихъ призракахъ и пр. Знаете ли плодородную и зиждительную силу, животворя- что? Эти плаксивыя элегіи, надъ которыми у щаго огнемъ своихъ лучей все прекрасное Божіе насъ столько см'яются, иногда заключаютъ въ созданіе! Не есть ли оно символь в чнотворящей себ'в глубокій смысль: сердце обливается кровью, любви Предвачнаго? Какая кипучая жизнь за- когда подумаешь объ нихъ съ этой стороны! ступаетъ місто всеобщей смерти, когда цілов Да-горе тому отцу, который не высічеть больтворение проникается пламенемъ любви, и миріа- но своего недоучившагося сына за его первые

счеть своего призванія, не сознать своей бездар- гихь; следовательно они причиняють зло полоности въ наше время, когда законы и условія жительное и здо большое, ибо прецятствують творчества болье или менье извъстны каждому, распространению просвъщения. На запаль Европы хотя по наслышкь, когла всь хорошо понимають, такого дода книжныя изделія не могуть причичто какъ ни громка фраза, но если она не вы- нять большого вреда: тамъ всякій классъ людей. рвалась мгновенно изъ души вследствие глубокаго не исключая ни земледельневъ, ни поленьшиковъ. чувства, то она пошла и отвратительна, что можеть найти для себя отличныя произведенія, всякій образъ безличень, когда авторъ не жиль следовательно не иметь нужды покупать безъ въ немъ своей жизнью въ то время, какъ тво- разбора всякую дрянь. Но у насъ другое дъло; и рилъ его?..

сальскаго. Спб. 1834. 2 ч.

ная, потому что о каждомъ новомъ издёліи та- стоинства. кого рода надо говорить idem per idem, или встхъ безъ разбору.

въ литературныхъ сужденіяхъ и почитають ее ему быть бездарнымъписателемъ; ибо умъ, обрачиться, что откровенный отзывъ откроеть ему гимъ на этомъ похвальномъ поприще. глаза и обратить его дъятельность къ ученію значитъ способствовать къ ихъ усиленію.

большое! увъряю васъ. Во-первыхъ, они вымани- угодно эпоху-все будетъ хорошо и ладно. ваютъ деньги у добродушныхъ покупателей и тымъ препятствуютъ расходу хорошихъ книгъ, которыя могли бы способствовать или къ распространенію въ обществ'в полезныхъ св'єдівній, или къ развитию чувства изящнаго; потомъ они портять вкусь у людей, жадныхъ до чтенія, но лишенныхъ образованности; наконецъ каждое луется въ своемъ предисловіи, что «въ нослід-

Странное дёло, какъ можно обманываться на- изъ этихъ сочиненій рождаетъ нёсколько друпотому просимъ покорно не погнаваться.

Другіе говорять еще: «для чего вы только Регенство Бирона. Повпеть. Соч. Ма- бранитесь, а не доказываете?» Но, милостивые государи, развѣ можно съ слѣными разсуждать о цвётахъ, съ глухими о музыкё? Развё можно Знаете ли, какая въ нашей литературт самая говорить Сиговымъ. Кузмичевымъ и полобнымъ трудная и самая легкая вещь? Это писать ре- имъ о законахъ творчества, объ условіяхъ искусцензім на художественныя произведенія нашихъ ства. Разбирать съ доказательствами можно дюжинных элитературных производителей. Труд-книгу, въ которой при недостатках есть и до-

Воть скажу вамь напримерь о Масальскомъ: порусски: «про одни дрожжи твердить трожди»; онъ совсёмь не принадлежить къчислу пошлыхъ легкая потому, что можно бить ихъ гуртами съ бумагомарателей и безграмотныхъ писакъ; онъ одного маху, съ одного плеча. Наставьте въ за- человѣкъ умный, образованный, знаетъ, какъ главін вашей библіографической статейки дюжи- слышно, много языковъ и даже до того ученъ. ну романовъ или драмъ и, бдагословясь, катайте что уличаетъ въ матеріализмѣ, развратѣ и безбожін нёменкихъ философовъ XIX вёка, хотя и Многіе порицають съ негодованіемь разкость идохо разумаєть ихь. Но все это не мышаеть уголовнымъ преступленіемъ противъ законовъ зованность, знанія и даже способность сильно общежитія и в'єждивости. «Разв'є, говорять они, чувствовать совс'ємь не одно и то же съ сповы образумите этимъ какого-нибудь пустоголо- собностью творить. Прочтите любой его романъ: ваго риомача или люжиннаго романиста? Какая вы не найдете въ немъ ни одной грамматической же польза отъ вашихъ бранчивыхъ выходокъ?» погрешности, ни одного неуклюжаго выражения, Но, милостивые государи, развъ это не польза, ни одной безсмыслицы-все гладко, умно и приесли какой-набудь степной пом'єщикъ, прочтя лично. Но зато не найдете и ни одной оригимою рецензію, не купить глупой книги, въ ней нальной мысли, ни одного сильнаго чувства, ни освистанной, а назначенныя на нее деньги упо- одной занимательной картины: все такъ обыкнотребить на покупку какого-нибудь д'яльнаго со- венно, старо, вяло, приторно. Сколько разъ тверчиненія? Притомъ, если опъниваемая книга есть дили ему это въ журналахъ, и однакожъ онъ первое произведение юноши, обольщеннаго лож- продолжаетъ пописывать и кажется еще долго нымъ призракомъ славы или угоръвшаго отъ не перестанетъ. Что-жътутъ прикажете дълать? пріятельскихъ похваль и высокаго митнія о Говорить комплименты, втжливости, повторять своихъ дарованіяхъ, то развѣ не можетъ слу- общія мѣста? -- предоставляемъ подвизаться дру-

«Регенство Бирона!» Понимаете ли вы, что это или занятію какимъ-нибудь полезнымъ деломъ? за эпоха въ нашей исторіи и что можетъ изъ На сильныя бользии нужны и сильныя лекар- нея сдёлать истинный таланть? Что-жъ сдёлаль ства. Щадить посредственность, бездарность, не- изъ нея Масальскій? Написаль скучную, вялую въжество или барышничество въ литературъ сказку, въ которой не видно ни Бирона, ни тогдашней Россіи, ни тогдашнихъ людей; ибо его Вы скажете: но какое зло делають эти не- Биронь, его люди-образы безъ лиць; перемевинныя чада бездёлья или безталанности? О, ните ихъ имена и перенесите ихъ въ какую вамъ

> Изгнанникъ. Историческій романь. Соч. Богемуса. Перев. съ нъмецкаго В....ъ. Спб. 1834.

Неизвъстный переводчикъ этого романа жа-

перевода на русскій языкъ французскіе романы, ныхъ произведеній. О пользѣ говорить нечего: нъмецкія же сочиненія этого рода какъ бы вовсе она такъ очевидна, что никто не можетъ въ ней не существовали», несмотря на то, что «въ Гер- сомнаваться; главная же польза посладнихъ, маніи столько есть и ежеголно вновь (?) является кромф наслажденія истинно изяшнымъ, состоить отличных беллетристовь (??), которых ь геніальныя наибол ве въ томъ, что они служать къ развитію сочиненія неизв'єстны въ русской словесности», эстетическаго чувства, образованію вкуса и раси объявляеть, что вследствие этого онъ предпри- пространению истинныхъ понятий объ изящномъ. нялъ благое намерение «ознакомить благосклон- Кто прочтеть и пойметъ хотя одинъ романъ Вальшими славу, современными писателями Германіи вій вполнѣ одѣнить какого-вибудь, «Димитрія и на тщательные переводы по одному изъ луч- Самозванда» или какую-нибудь «Черную Женшихъ ихъ сочиненій посвятить часы своего до- щину», ибо достоинство вещей всего върневе посуга». Это объявление или объщание, несмотря знается и опредъляется сравнениемъ. Да-срана лътскій способъ выраженія, должно обрадо- вневіе есть самая лучшая система и критика вать всёхъ истинныхъ любителей изящнаго, осо- изящнаго. Сверхъ того переводы необходимы и бенно незнакомыхъ съ нъмецкимъ языкомъ, и для образованія нашего еще не установившагоха. Въ самомъ деле у насъ вообще слишкомъ образныя варіаціи человеческой мысли. мало дорожать славой переводчика. А мнъ кажется, что теперь то именно и лоджна бы въ на- ника» за его прекрасное намерение! Но намерешей литературѣ быть эпоха переводовъ или, луч- ніе и исполненіе, къ несчастію, не одно и то же: ше сказать, теперь вся наша литературная пвя- и поэтому я хочу шепнуть ему на ушко нвчто тельность должна обратиться исключительно на такое, о чемъ онъ кажется не думаль, а именодни переводы какъ ученыхъ, такъ и художе- но: мало того, чтобы только переводить, надо ственныхъ произведеній. Теперь курсъ на «рос- знать: что и какъ переводить. Въ предисловіи сійскія» изділія чрезвычайно понизился; публика своемь онь сказаль, что рішился переводить требуеть дельнаго и изящнаго и, не находя на сочиненія отличных германских беллетристовь, отечественномъ язык ни того, ни другого \*\*), а между тымъ переведъ намъ не только не отличпо неволь читаеть одно иностранное. Новыя по- ное, но рышительно посредственное произведение. гудки на старый ладъ надобли всёмъ пуще горь- Ибо, что такое «Изгнанникъ» Богемуса? Ни кой рёдьки; авторитеты обанкрутились и поте- больше, ни меньше, какъ довольно обыкновенряли свой кредить; очарование именъ исчезло; ный сколокъ съ романовъ Вальтеръ-Скотта, словомъ, наше общество требуетъ уже не мыль- а отнюдь не оригинальное и самобытное созданыхъ пузырей, а дёльнаго чтенія. Оригинальное ніе. Богемусъ по крайней мёрёвъ своемъ «Изгнануже не удовлетворяеть его, ибо оно видимо обго- ник в и шель по пути давно уже истертому и няетъ въ образовани тёхъ корифеевъ, которымъ избитому: онъ хотёлъ въ обветшалую раму люббывало поклонялось. Поэтому надобно пользовать- ви двухъ лицъ вставить картину Богеміи во вреся подобнымъ направленіемъ общества и удовле- мя тридцатильтней войны и очень неудачно это творять по возможности его требованіямъ. Для выполнилъ. Вы не найдете въ его сочиненіи ни этого одно средство: знакомство съ европейскими духа того времени, ни вёрной картины тогдашобразцами въ искусствъ, европейской ученостью и няго быта, ни героевъ этой великой эпохи истообразованностью. У насъ только богатые люди и ріи челов'ячества. Правда, въ немъ появляется притомъ живущіе въ столицахъ могутъ пользо- мелькомъ, на минуту, ито только въ концѣ третьей ваться неисчернаемыми сокровищами европейска- части, Валленштейнъ, но для романа не было го генія; но сколько есть людей, даже въ самыхъ бы ни мал'яйшей потери, еслибы онъ совс'ямъ столицахъ, а темъ более въ провинціяхъ, кото- не появлялся; правда, въ немъ вы видите графа рые жаждуть живой воды просвъщенія, но по Турна, но вы ничего не потеряли бы, еслибы недостатку въ средствахъ или по незнанію язы- совстить его не видтли; о Густавт Адольфт и ковъ не въ состояніи утолить своей благородной другихъ персонажахъ великой драмы Тридцати-

\*) Почему же именно благосклонныхъ, а не просвъщенныхъ и образованныхъ читателей, или по крайней мфрф не русскую публику?

ніе годы почти исключительно удостоивались (?) какъ собственно ученыхъ, такъ и художествен-\*) читателей съ нъкоторыми, заслужив- теръ-Скотта или Купера, тотъ булеть въ состоярецензенть съ своей стороны отъ всей души ся языка; только посредствомъ ихъ можно обраблагодарить неизвъстнаго переводчика за пре- зовать изънего такой органь, на которомъбы можкрасное предпріятіе и желаеть ему полнаго успъ- но было разыгрывать всь неисчислимыя и разно-

Итакъ-честь и слава переводчику «Изгнан-

жажды! Итакъ намъ надо больше переводовъ летней войны веть и помину; да и действие романа начинается почти съ того времени, какъ герпогъ Фридландскій согласился на унизительныя просьбы Фердинанда II принять начальство надъ войскомъ. Только плутни и козни језунтовъ изо-

бражены довольно занимательно. Характеровъ,

положеній оригинальных ніть, почти все одни общія міста; словомь, этоть романь даже и у

насъ не былъ бы изъ первыхъ. Итакъ перевод-

<sup>\*\*)</sup> За весьма немногими исключеніями и то въ пользу ученой литературы, разумью полезные и благородные труды Устрялова, Сидонскаго и нъкоторыхъ другихъ, несмотря на всеобщее коммерческое направленіе, безкорыстно подвизающихся на пользу и славу отечества.

чикъ следаль очень неудачный выборь пьесы каго бунта при Петре Великомъ, узнаеть, что лля своего лебюта; вотъ первая и главная его и въ Камчаткъ бываетъ свое лето, узнаетъ, что кизъ Поза-не испанецъ, Максъ, Текла и Фаустъ не нѣмцы, а люди.

комъ да и за свадебку. Но не жалъйте слишкомъ разойдется!. этого читателя, онъ не въ потеръ: вънецъ есть Но шутки въ сторону; скажу серьезно два награда добровольнаго мученичества. За свою слова объ этомъ странномъ явленіи. Кто виновскуку, за свою зёвоту онъ избавляется отъ никъ этого ложнаго рода романовъ, этого свяужасной необходимости читать и изучать систе- тотатственнаго искаженія искусства? Вальтерьматическія ученыя и учебныя книги и, лежа у Скоттъ: подвломъ такъ нападаетъ на него поетъ напримъръ нъкоторыя подробности стръдец- чудовищныхъ романахъ вяноватъ одинъ Валь-

ошибка. Чтобы заохотить публику къ произведе- Пекинъ главный городъ Китая, что Алжиръ въ ніямъ такой летературы, которая мало изв'єстна. Африк'є и тому подобныя истины. Нашъ в'єкъналобно выбирать творенія превосходныя и чудный в'єкъ: никогда удобства жизни и средхарактеризующія духъ напін. Историческій ро- ства къ выполненію самыхъ дорогихъ жеданій манъ не немецкое дъло. Романъ философическій самыми дешевыми средствами не были такъ легки и фантастическій — вотъ ихъ торжество. Нёмецъ и доступны для всёхъ и каждаго. Скоро бёдные не представить вамь, какъ англичанинь, чело- перестануть завилывать богатымъ: вы абонивъка въ отношени къ жизни народа, иди какъ рустесь у Семена, Эльциера, Глазувова—и вотъ французъ- въ отношени къ жизни общества; онъ вамъ за какіе-нибудь полтораста, двъсти рублей анализируетъ его въ высочайшія міновенія его въ годъ всё сокровища европейскаго и «россійбытія, изображаеть его жизнь въ отношеніи къ скаго» генія; вы жертвуете впродолженіе высшей міровой жизни и остается в'вренъ этому шести л'ётъ, въ разные сроки сто восемьдесятъ направление даже и въ историческомъ романь. рублей - и, не топча пороговъ университетскихъ Таковъ онъ и въ другихъ родахъ поэзін. Мар- аудиторій, не добиваясь ученыхъ степеней, не ломая головы напъ нёменкими и французскими грамматиками и словарями, знаете все, что знаетъ какой-нибудь многоученый профессоръ нъмецкаго университета, и между прочими дико-Посельщикъ Сибпрекая повисть. Соч. винками знаете званіе, производство въчины и Н. Щ., автора «Поподки въ Якутскъ». Спб. 1834. ЛЪТИ ЖИЗНИ Ломоносова: издается ученая книга: она вамъ необходима, но по своему объему до-Съ нъкотораго времени въ нашей литературъ рога, не по вашему карману: не нечальтесь: она появился особенный родъ романовъ, которые пи- выходитъ тетрадями (par livraisons), а эти тешутся съ какой-нибудь предположенной полезной тради продаются по гривеннику, много по двудълью; эти романы называются нравоописатель- гривенному; откажите себъ въ удовольствіи проными, сатирическими, административными, исто- вхать несколько разъ на ваньке — и книга ваша. рическими, политико-экономическими, учеными Слава нашему въку! Но этимъ еще не все кони пр.; но мив кажется, что ихъ всего лучше на- чилось: промышленность пошла далве. Вы мозвать заказными, ибо, подобно платью и сапо- жеть быть не знаете языковъ и потому не могамъ, они работаются на всякую мурку, зараную жете читать иностранныхъ произведений; вы моснятую. Разумъется въ издёліяхь этого рода жеть быть человъкъ дёловой — вамъ некогда чибасня или содержание ничего не значить, ибо тать и русскихъ книгь; вы можеть быть неслужить только рамой, въ которую вставляются множко лёнивы или имёюте антипатію къ скучдиссертаціи на разные ученые предметы. Эта нымъ нынъшнимъ путешествіямъ и ко всему, басня или содержание во всёхъ романахъ бываетъ что отзывается тяжелой ученостью, а между одна и та же, независимо отъ народа и эпохи, темъ не хотите отстать отъ века и прослыть къ которымъ она относится: какой-нибудь чув- невъждою: не отчаявайтесь - къ вашимъ услуствительный и великодушный шугъ, герой добро- гамъ романы, о которыхъ я говорилъ выше дътели вродъ Эраста Чертополохова, ищетъ этого. Легкое средство! прекрасное средство! Что руки и сердца какой-нибудь Дульцинен; имъ мъ- вамъ угодно знать? Исторію, географію, статишають, ихъ разлучають какіе-нибудь злодін, стику, политическую экономію, философію, фикакіе-нибудь «изверги естества», въ лицъ коры- зику, химію? Вы все это будете знать увъряю столюбиваго опекуна или жестокосердыхъ роди- васъ; только не лёнитесь читать романовъ и телей; но наши герои не унываютъ и посл'я мно- пов'ястей Булгарина Греча, Масальскаго, Калашгихъ разлукъ, неудачъ и опасностей соединяются никова, Барона Брамбеуса и многихъ другихъ. на въки и начинаютъ жить да поживать, да до- Одному только не выучитесь вы изъ нихъ-мабра наживать. Бъдпый читатель зъваеть, мор- тематикъ. Охъ, эта проклятая математика! серщится, клянеть сквозь слезы и глупаго любов- дить я на нее: какъ ни быюсь, а не лезеть въ ника, и приторную героиню, и негодяевъ-разлуч- голову!Гг.русскіе романисты! напишите, Бога ради, никовъ, которые вопреки здравому смыслу и на математическій романчикъ; уроки математики зло вольному мученику мъшаютъ веселымъ пир- нынъ очень вздорожали: вашъ романъ скоро

себя на постели, въ домашнемъ дезабилье, узна- чтеннъйшій баронъ Брамбеусъ. Да, въ этихъ

теръ-Скоттъ: но не будемъ слишкомъ строги къ этическаго сингеза, и эти факты не будутъ для

ложный, оскорбляющій достоинство и искусства, лы для художественных в созданій? и исторіи. Одно изъ важивищихъ доказательствъ эпохъ? Но кто уловиль этотъ дукь? Развъ они видять въ исторіи человъчества событія и изъ однихъ и тъхъ же фактовъ не выводятъ подробности, правы и обычаи, а не трепетаніе различныхъ результатовъ? Одинъ историкъ го- въчной идеи жизни человъчества, и думаютъ, ворить то, другой другое, и между тёмь они что они все сдёлали, если вывели на сцену каоба подкрыпляють свои противоположныя мны- кое-нибудь историческое лицо, вложили ему вы нія одними и теми же фактами. И кто ре- уста несколько фразъ, сказанныхъ имъ при шитъ, который изъ нихъ правъ? Причина жизни, если съумбли избежать анахронизмовъ этому очевидна: здёсь искусство совпадаеть съ и довольно вёрно съ подлиннымъ намалевать наукой; историкъ делается художникомъ, и несколько картинъ тогдашняго быта и въ прихудожникъ историкомъ. Какая цёль историка? мёчаніяхъ или выноскахъ подтвердить ссылкачи Уловить духъ изображаемаго имъ народа или на разныхъ авторовъ достовърность своихъ изоизображаемаго имъ челов'ячества въ какую-ня- браженій. И потому у нихъ вымыселъ съ истибудь эпоху его жизни такимъ образомъ, чтобы ной сливается точно такъ же, какъ масло съ въ его изображеніп видно было біеніе этой жиз- водой, и потому ихъ произведеніе есть анатомини, чтобы сквозь его разсказъ трепетала та жи- ческій препарать, а не живое созданіе. Бѣдвая идея, которую выразнять собой народъ или няжки, они не знають того, что и сама исторія человъчество въ ту или другую эпоху своего при всей върности представляемыхъ ею фактовъ, бытія. Въ этомъ смыслѣ Вальтеръ-Скоттъ въ своемъ «Ивангое» и «Карлъ Безразсулномъ» есть историкъ въ полномъ и высшемъ значении выражаетъ иден жизни народа; они не знаютъ, этого слова, ибо онъ въ этихъ созданіяхъ своего громаднаго генія начерталь намь живой истинень и вёрень въ отношеніи къ исторческой идеаль среднихь въковъ. Прочтя эти два рома- истинъ, что выражаеть духъ избранной имъ на, вы не будете знать исторіи среднихъ въковъ, но будете знать сокровенную жизнь этой поэтому ему никакого труда не стоило соблюэпохи человъчества; прочтя ихъ, вы будете въ дать мелочную върность въ подробностяхъ. исторін н въ фактахъ искать пов'єрки этого по-

великому генію, къ слав'в и гордости нашего васъ мертвы. И это очень естественно: межлу въка: ибо онъ виновать въ этомъ преступлении идеалами и дъйствительностью совству нътъ такъ же точно, какъ напримъръ у насъ Пуш- такого неизмърнмаго пространства, какое обыккинъ виновать въ «Киргизскихъ» и другихъ новенно предподагаютъ; ибо что такое вся все-«пленниках», какъ Крыловъ виноватъ въбас- ленная, какъ не воплощенный илеалъ, созданняхъ Мазлорфа и Зилова: какъ комедія «Горе ный Всемогущимъ Художникомъ? Разв'я вы моотъ ума» виновата въ комедін: «Смішны мні жете постигнуть ен жизнь однимь умомь? Умь дюди» и пр. Развъ человъкъ, вънецъ Божія со- анализируетъ жизнь вселенной, ибо не можетъ зданія, хуже оттого, что обезьяна имфеть съ охватить ея вдругь: искусству предоставлено нимъ какое-то отвратительное сходство и без- синтетическое представление ея жизни, ибо цель престанно передразниваетъ его? Разв'в искусство искусства есть предображать явленія жизни. Разв'в менже божественный даръ оттого, что глупость есть предёль художественнаго тверчества, развъ и бездарность смъщиваеть его съ ремесломъ? не можеть явиться такой хуложникъ, который Разв' художникъ меневе сынъ неба оттого, что въ одномъ создания выразятъ педую и полячю пеховые мастера выдають себя за художни- идею міровой жизни, а не одни ея частныя явленія? Говорять еще, что не должно м'єшать Вальтеръ-Скоттъ создалъ, изобрълъ, открылъ, вымысловъ съ истиной. Но въдь - гдъ жизнь, или, лучше сказать, угадаль эпонею нашего вре- тамь и поэзія-это аксіома! а гд'є же, какъ не мени — историческій романъ. По его слёдамъ въ челов'ячеств'я наибол'я проявляется всеобпустились многіе люди, ознаменованные печатью щая жизнь вселенной, и слідовательно что же, высокаго талавта и даже генія; но, несмотря какъ не человічество, наиболіве должно слуна то, онъ остался единственнымъ въ этомъ жить предметомъ поэтическаго вдохновенія, и роль геніемъ. Есть люди, которые отъ души потому что же, какъ не исторія, должна доубъжлены, что историческій романъ есть родъ ставлять, если можно такъ выразиться, матеріа-

Теперь очень понятно, въ чемъ состоитъ ихъ состоитъ въ томъ, что романисты часто главное заблуждение деховыхъ художниковъ, н искажають историческую истину, но понимають въ чемь заключается главный нелостатокъ ихъ ли эти люди, что такое историческая истина? заказныхъ издёлій. Они хотять знакомить насъ Понимаютъ ли они, что въ высшемъ-то значе- съ историческими подробностями какой-нибудь ніи этого слова она состоить не въ вёрномъ эпохи и неуклюже вставляють или, лучше скаиздоженій фактовъ, а въ вёрномъ изображеній зать, втискивають ихъ въ пошлую и обветщаразвитія человическаго духа въ той или другой лую раму любви двухъ лиць. Жалкіе слищы, повъренныхъ и очищенныхъ критикой, жестоко гръшитъ противъ исторической истины, если не что Вальтеръ-Скоттъ потому такъ увлекателенъ, эпохи и не гоняется за подробностями, и что

Искусство есть представление явлений міровой

CERTE

человъчествъ, но и въ природъ; поэтому и явле- читаютъ ихъ умъющими заговаривать ружья: нія природы могуть быть предметомъ романа. что Сибирь очень богата естественными произ-Но среди ея картинъ долженъ непремънно зани- веденіями и т. п. Къ концу книги приложено образецъ въ этомъ случав Куперъ: его безбреж- фразъ. Чего же вамъ больше? Книжечка ей-Богу ныя, безмольныя и величественныя степи, лѣса, хороша - покупайте съ! озера и ръки Америки исполнены дыханія жизни; его дикіе въ соприкосновеніи съ бълыми ливно гармонирують съ этой довственной жизнью американской природы. Вотъ другой поэтъ, который, подобно Вальтеръ-Скотту, породилъ своими геніальными созданіями тысячи уродливыхъ чадъ бездарной подражательности. Сколько подобныхъ нелѣпостей въ одной нашей литературф! Но и здъсь также ошибка: наши Куперы изображають намь не таинственную жизнь природы, въющую въ безмолвныхъ, современныхъ міру лісахъ и степяхъ Сибири, но містности Сибири. Подъ обольстительнымъ покровомъ поэзін они хотять преподавать намъ скучные уроки минералогія, зоогнозіи и ботаники, географіи и топографіи.

Такъ врачъ болящаго иладенца ко устамъ Несеть фіаль, сластьми упитанъ по краямъ, Счастливецъ обольщенъ - пьетъ горькое цълѣнье: Обманъ ему далъ жизнь, обманъ-ему спа-

Но увы! это горькое цёленье хуже ревеня или рвотнаго порошка!...

О романъ, заглавіе котораго выписано предъ началомъ этой статейки, нельзя ничего сказать особеннаго, и потому я нарочно распространился о томъ родъ литературныхъ явленій, къ которому онъ относится. Авторъ «Посельщика» говоритъ въ своемъ предисловіи: «Повъсть эта написана въ 1830 году, во время пребыванія мо- но вмѣстѣ съ тѣмъ отнюдь не думаю, чтобы воего въ Сибири, какъ опыть-выйдетъ ли что- девиль былъ сущій вздоръ, дёло отъ бездёлья,

жизни: эта жизнь проявляется не въ одномъ ные и рёжуть глупыхъ мужиковъ, которые помать какое-небудь місто человікь. Высочайшій объясненіе четырехь словь и трехь сибирскихь

> Въ тихомъ озеръ черти водятся. Старая русская пословица въ лицахъ и въ одномъ дъйствій. Өедора Кони. Можва. 1834.

Имя Кони давно уже играетъ нѣкоторую роль въ нашей литературъ, въ которой, по крайнему безлюдью, почти всв имена играють по крайней мъръ нъкоторую роль. Впрочемъ, нельзя не отдать ему справедливости за его трудолюбіе на избранномъ имъ поприщѣ, на которомъ онъ, надо сказать правду, подвизается не безъ успъха. Во всякомъ его произведении или, справедливъе, во всякой его передълкъ, замътна способность, литературная образованность и драматическая замашка, замѣтно остроуміе, особенно въ водевильныхъ куплетахъ, словомъ, замътны до нъкоторой степени многія качества, необходимыя для сочиненія миленькихъ и маленькихъ эфемеровъ, которые называются водевилями, которые родятся мгновенно и умираютъ разомъ, которые нынв приволять въ восторгъ непостоянную толпу, а завтра забываются ею.

Не думайте, чтобы я хотълъ нападать на водевиль вообще; нътъ-сохрани меня Боже! Я слишкомъ палекъ отъ того, чтобы думать и върить, что

Водевиль есть вещь, а прочее все гиль;

нибудь достойное чтенія изъ нетронутаго тогда незаконное чадо поэзіи! О, нъть! И онъ можеть еще нашими литераторами сибирскаго быта». быть художественнымъ произведеніемъ, когда Н. Щ. этими немногими строками, обнаружи- върно изображаетъ характеръ домашней жизни вающими его понятія о творчеств'в, оціниль того или другого народа со всіми ея мелочами свое твореніе какъ нельзя лучше и избавиль ре- и странностями. Водевиль есть родъ, созданный цензента отъ скучнаго труда разбирать его. французами, понятный для французовъ и пре-Хотя Н. III. и даетъ намъ знать, что «Сибиряки красный у французовъ; эта ихъ собственность, говорять о Калашниковъ, что онъ забыль языкъ ихъ добро, ихъ достояніе, и онъ имъетъ у нихъ своей родины, гражданскій быть и ошибается глубокій смысль. Предоставляя высшей драм'в противъ географіи и естественной исторіи», но живописать игру страстей, анализировать челооправдываеть его тымь, что «изь рукь человь- выка вы высочайшихь мгновеніяхь его бытія, вы ческихъ ничего совершеннаго не вышло». Я же сильнъйшихъ изверженіяхъ внутренней полноты съ своей стороны скажу о Н. Щ., что онъ не его жизни, въ замъчательнъйшихъ отношеніяхъ ошибается, по крайней мфрф противъ географіи и соприкосновеніяхъ его индивидуальности съ и естественной исторіи, ибо о нихъ въ его обществомъ, или бичевать, подобно фуріи, падроман'в н'втъ и помину, да и вообще Сибирь въ шаго, искаженнаго, утратившаго образъ и подонемъ очень мало видна, ибо большая половина біе Божіе человіка въ его жалкой борьбів съ романическаго дёйствія происходить въ Евро- чувствомъ своего назначенія и обольщеніями эгопейской Россіи, гдъ герой романа разсказываеть изма; представляя ей ругаться надъ обществомъ, исторію своей жизни. О Сибири же собственно которое столько времени твердить ходячія истины мы узнаемъ только то, что тамъ бываетъ очень о добрѣ и злѣ, и которое столько времени похолодно; что тамъ уходятъ съ заводовъ каторж - ступаетъ наперекоръ этимъ истинамъ, - водевиль

зать, домашнюю, семейную и человёка, и обще- пятьсотъ піастровъ». Проходящій подаеть коства, подбираетъ крохи, падающія со стола выс- п'яйку, нишій береть ее и говорить съ гордостью: шей драмы. Онъ относится къ этой последней «Будьте уверены, м. г., что я ровно черезъ меточно такъ же, какъ эпиграмма относится къ сатирь; онь не хохочеть яростно наль жизнью, но строить ей рожи, не бичуеть ее, а гримасничаеть авторитеты и авторитетики!! налъ ней: наконепъ это ни больше, ни меньше, какъ экспромптъ на какой-нибуль житейскій случай. У насъ нътъ водевиля, какъ нътъ еще и кое-чего другого многаго. Наши водевили суть перелълки или переломки французскихъ волевилей, другими словами, водевили на волевили, а не на жизнь; наше остроуміе выписное, выдохшееся на почтовой дорогъ при пересылкъ... Жаль: ходятся и печатаются на Руси? ибо, кажется мнв, наша русская жизнь можетъ доставить истинному таланту неистошимый рудникъ матеріаловъ для народнаго водевиля, и, говорю, для одного только водевиля, больше ни для чего... Но чего нътъ, о томъ нечего и го- Пчелы» О. В. Булгаринъ учинилъ отчаянную ворить!.. А потому, какъ вамъ угодно, а труды вылазку противъ московскихъ журналовъ, какъ Кони достойны некотораго вниманія и даже ува- бывшихь, такъ и сущихъ. Онъ говорить, что въ женія. Повторяю: онъ имбетъ способности для Москв'в не было и н'втъ хорошихъ журналовъ. Мы передълокъ съ французскаго этого рода литера- избавляемъ читателей отъ выписки его подлинтурныхъ эфемеровъ. Въ его «Въ тихомъ озеръ ныхъ словъ, а представимъ только resumé его черти водятся» есть начто такое, что можеть доказательствь, которыя очень удобно привести васъ заставить если не прочесть, то выслушать въ форму двухъ следующихъ силлогизмовъ. эту пьесу на театръ безъ скуки, даже не безъ удовольствія; въ ней есть нісколько забавныхъ положеній, нісколько миленьких куплетневь. исполненныхъ веселости... Итакъ объ этомъ новомъ произведении Кони нечего много говорить: ходится и раскупается. оно, какъ двъ капли воды, похоже на бывшія, сущія и будущія издёлія какъ его собственнаго ходятся и раскупаются; ergo пера, такъ и прочихъ нашихъ водевилистовъпередълывателей. Самая новая, самая ликовинная вещица въ этой книжечкъ есть предисловіе передёлывателя, и объ немъ я хочу сказать слова два.

Кони говорить: «Комедія (??) должна быть истинъ научили меня и горькая участь Аристофана, и неудачи первыхъ представителей молье-Одинъ жилъ такъ давно, а другого ставятъ чутьчуть не наравив съ Шекспиромъ!

Въ заключение Кони говоритъ: «Знаю, пьеса моя имфетъ много недостатковъ и погрфиностей; этомъ нфтъ спора; но судить логически и судить явится передъ читателями въ томъ самомъ видѣ, думая состязаться съ почтеннымъ авторомъ «Выимъ для сцены, чёмъ успёхамъ слабаго моего товича въ ложности его мнёнія; нётъ, мояцёль дарномъ?

«М. г., говоритъ испанскій нищій, протягивая совершенству. Итакъ приступаю.

пародируетъ жизнь низшую, жизнь, такъ ска- руку къ проходящему, одолжите мит на мъсяпъ сянъ возвращу вамъ ваши пятьсотъ піастровъ».

0. бълная наша литература! о, бъдные наши

Исторія о храбромъ рыцарѣ Францылъ Венціанъ и о прекрасной королевнъ Ренцывенъ Лечатано съ изданія 1829 года безъ исправленія. Москва. 1834.

Вопр. Какія книги болже всего читаются, рас-

Отв. Сочиненія Матвъя Комарова, «Жители Москвы», и творенія Ө. В. Булгарина и А. А. Оплова.

Въ одномъ изъ последнихъ №М «Северной

#### силлогизмъ 1.

Препложение. Мои сочинения хороши. Посылка I. Что хорошо, то читается, рас-

Посылка II. Мои сочиненія читаются, рас-

Conclusio. Мои сочиненія хороши.

### силлогизмъ 11.

Предложение. Московские журналы никуда не голятся.

Посылка I. Журналы, почему бы то ни было зеркаломъ, но никогда вывъской порочнаго. Этой не отдающіе справедливой похвалы хорошимъ сочиненіямъ, не могуть быть хороши.

Посылка II. Московскіе журналы немилоровыхъ комедій». Не понимаю, что можетъ инть сердно издтвались (дерзкіе!) надъ мочми твореобщаго Кони съ Аристофаномъ и Мольеромъ? ніями, которыя вслёдствіе перваго силлогизма превосходны: ergo

Conclusio. Московскіе журналы—дрянь.

Что О. В. Булгаринъ большой логикъ, объ исправлять ихъ не могу и не хочу: пускай она истинно — двѣ вещи разныя; поэтому ни мало не въ какомъ явилась въ первый разъ на подмост- жигиныхъ» на поприщѣ мышленія, я все-таки кахъ (?) театра, гдв пріобрела тотъ лестный попытаюсь опровергнуть его силлогизмы силлоуспъхъ, который я приписываю болье снисхо- гизмомъ моей собственной фабрики. Цъль моего жденію публики къ неусыпнымъ (?!) трудамъ мо- возраженія не та, чтобы уб'ёдить Фаддея Венедикталанта». Не понимаю, какъ можно намекать гораздо выше: польза науки (логики) и польза съ такой наивностью о своихъ неусынныхъ тру- публики. Людямъ мыслящимъ не должно скрыдахъ на поприще, столь легкомъ и столь благо- вать новыхъ, светлыхъ и высокихъ истинь, ибо это замедлило бы ходъ челов вчества на пути къ

Предложение. Сочинения А. А. Орлова без-

ются и раскупаются: ergo

Conclusio, Сочиненія А. А. Орлова безполобны.

литературных изл'влій своего знаменитаго и ло- им'вю честь пребыть и прочее. стойнаго соперника? Неужели изъ зависти? Сохрани Богъ! Мы знаемъ, что Сальери завиловалъ Мопарту: но здёсь талантъ завидовалъ генію, а геній и зависть — несови встныя свойства. Капъ бы то ни было, но или Өаддей Венедиктовичъ полженъ признать высокое достоинство скромнаго Александра Авфимовича, или должевъ при-«все то, что читается и раскупается, превосходно», равно какъ и второго силлогизма, который есть следствие перваго, что въ «Москве не было и нътъ хорошихъ журналовъ».

Не правда ли, что это аксіома?

чества ихъ должно повторять какъ можно развалины чаше.

Какая разница между талантомъ и геніемъ? происходить отъ благороднаго сознанія въ своихъ силахъ. Пушкина читала и читаетъ съ восхишеніемъ вся Россія: однако онъ не только ни разу не объявляль о себъ, что онъ хорошій поэть, но даже еще сознался печатно, что многія изъ нападокъ его антагонистовъ были справедливы: тому говоритъ сколько уму, столько и сердцу. явно, что Пушкинъ талантъ, а не геній. О. В. Булгаринъ неоднократно говорилъ о себъ, что онъ знаменитый романистъ: явно, что  $\theta$ . В. Булгаринъ не талантъ, а геній.

Только разъ онъ обмолвился, сказавъ, что черезъ тысячу лётъ его имя не будетъ извёстно, хотя сочиненія и будуть продаваться на толкучихъ рынкахъ; но это ничего не значитъ: скромдътельства.

А «Францыль Венціанъ?» Я и забыль объ немъ, увлекщись Булгаринымъ. Но что я скажу Посылка І. Все, что читается и раскупается, вамъ о немъ? О произвеленіяхъ такихъ авторовъ, каковы Матвѣй Комаровъ, «Житель Мос-Посылка И. Сочиненія А. А. Орлова чита- квы», О. В. Булгаринъ и А. А. Орловъ, надо говорить tout ou rien; но для перваго у меня непостаетъ силъ, въ чемъ, какъ талантъ, а не геній, я сознаюсь откровенно; и потому умолкаю Не правла ли, что это аксіома? Почему же въ чувств'я глубочайшаго уливленія и почтенія О. В. Будгаринъ медлетъ признать достоинство къ поименованнымъ мной авторамъ, съ каковымъ

Краткое изложение главныхъ по-О. В. Булгаринъ геній, и А. А. Орловъ геній, воповъ и свидътельствъ, неоспоритакъ зависти быть не должно; темъ более, что мо утверждающихъ истину и божественное происхождение христіанскаго откровенія. Соч. епископа лондонскаго Портьюса. Спб. 1834.

Появление этой книги принадлежить къ числу знать ложность своего перваго силлогизма, что тухъ предпріятій, которыя при всей вхъ благонам вренности не приносять существенной пользы: ибо въ пълахъ добра мало одного усердія, нужно еще умѣнье. Цѣль этого сочиненія была, какъ видно изъ самаго ея заглавія, доказать истину и божественное происхождение христіанскаго от-Присовокуплю къ моему силлогизму, разумфет- кровенія. Въ свое время полобное предпріятіе ся для пользы нашей литературы и всего чело- могло приносить свою пользу, ибо была несчаствъчества, еще нъсколько бъглыхъ замъчаній, ная пора, когда какое-нибудь bon mot, какой-Повторяю: высокихъ и новыхъ истинъ (каковы: нибудь пошлый каламбуръ убивалъ и религію, н должно уповать на Бога, любить добродътель, истину, и плоды безкорыстнаго служенія знанію, избъгать порока и пр.) не должно держать въ и заслуженную репутацію человъка. Это время кулакт; если же онт были многократно повто- уже кануло въ втиность: авторитетъ Вольтера рены или въ детскихъ прописяхъ, или въ сочи- и эпциклопедистовъ упалъ даже въ провинціяхъ; невіяхъ О. В. Булгарина, то для блага человъ- его признають только развъкакія-нибудь жалкія

Временъ очаковскихъ и покоренья Крыма.

Первый робокъ, второй смелть, но эта смелость Сверхъ того подобныя книги только тогда могуть быть полезны, когда содержащіяся въ нихъ истины изложены съ одушевленіемъ, съ теплотой чувства, съ увлекательнымъ краснорфчіемъ п подкрѣплены глубокой ученостью; ибо христіанское ученіе основано на любви и разум'в и цо-

> Конекъ Горбунокъ. Русская сказка. Соч. II. Ершова. Въ III частяхъ. Спб. 1834.

Было время, когда наши поэты, даровитые и бездарные, лезли изъ кожи вонъ, чтобы попасть въ классики, и изъ силъ выбивались украшать ность, какъ и хвастливость, есть удёль генія. природу искусствомъ; тогда никто не смёль быть Бюффонъ говарикалъ: «геніевъ три: Ньютонъ, естественнымъ, всякій становился на ходули и Лейбинцъ и я!» и Бюффонъ точно былъ геній; облекался въ мишурную тогу, боясь низкой при- В. Булгаринъ тысячу разъ увърялъ, что его роды; употребить какое-нибудь простонародное романы превосходны, вбо потерпъли не по одно- слово или выражение, а тъмъ болъе заимствовать му тисненію, и кто жъ не повърить ему въ сюжеть сочиненія изъ народной жизни, не искаэтомъ? Собственное признание паче всякаго сви- зивъ его пошлымъ облагорожениемъ, значило потерять на въки славу хорошаго писателя. Теперь

ишуть съ жадностью всего грязнаго, сальнаго и пыхъ и чудовищныхъ, но всегда пламенныхъ и легтарнаго: доходять до того, что презирають въ особенности свободныхъ отъ всякой стѣсниздравымъ смысломъ, и все это во имя народно- тельной системы или заран ве предположенной ц вли. сти. Не ходя далеко, укажу на попытки казака Луганскаго и на поименованную выше книгу. Итакъ, нынъ совсвиъ не то, что прежде: но крайности сходятся: нри томъ же давно уже было сказано. что

Ни что не ново полъ дуною, Что было-есть и будеть въкъ.

И потому, несмотря на такую очевидную разность въ направленіяхъ, поэты настоящаго времени споткнулись на одномъ ухабъ съ поэтами былого времени. Какъ тъ искажали народность, украшая ее, такъ эти искажають ее. стараясь приближаться къ ея естественной простотъ. Что въ русскихъ сказкахъ въ тысячу-тысячь разъ больше поэзіи, нежели въ «Б'єдной Лиз'є», не только въ «Боярской Дочери» и «Марев Посадницъ», объ этомъ въ наше время нечего много говорить: это аксіома. Какъ же хотите вы воспроизволить ихъ? Не то же ли это, что, полобно Люсису, передёлывать въ пошлыя трагедіи геніальныя драмы Шекспира? Не то же ли, что поправлять народныя русскія п'ясни, вставляя въ нихъ паркетныя нежности и имена Лилъ, Нинъ и проч., какъ то дълывалось нашей доброй стариной! Эти сказки созданы народомъ: итакъ ваше явло списать ихъ, какъ можно ввриве, подъ диктовку народа, а не подновлять и не передълывать. Вы никогда не сочините своей народной сказки, ибо для этого вамъ нало бы было, такъ сказать, омужичиться, забыть, что вы баринъ, что вы учились и грамматикъ, и логикъ, и исторіи, и философіи, забыть всёхъ поэтовъ, отечественныхъ и иностранныхъ, читанныхъ вами, словомъ, переродиться совершенно; иначе вашему созданію по необходимости будеть недоставать этой неподдёльной наивности ума, непросвѣшеннаго наукой, этого дукаваго простодушія, которыми отличаются народныя русскія сказки. Какъ бы внимательно ни прислушивались вы къ эху русскихъ сказокъ, какъ бы тщательно ни подделывались подъ ихъ тонъ и ладъ, и какъ бы звучны ни были ваши стихи, - поддёлка всегда останется поддълкой, изъ-за зипуна всегда будетъ виднеться вашъ фракъ. Въ вашей сказке будутъ русскія слова, но не будетъ русскаго духа, и потому, несмотря на мастерскую отдёлку и звучность стиха, она нагонитъ одну скуку и зѣвоту. Вотъ почему сказки Пушкина, несмотря на всю прелесть стиха, не имъли ни малъйшаго успъха. О сказкъ Ершова — нечего и говорить. Ова написана очень недурными стихами, но по вышеизложеннымъ причинамъ не имъетъ не только никакого художественнаго достоинства, но даже и достоинства забавнаго фарса. Говорять, что Ершовъ-полодой челов вкъ съ талантомъ; не думаю, ибо истинный талантъ начинаетъ не съ по- и нелъпости. изобрътаемые плодовитой бездар-

пругое время: теперь всё хотять быть народными; пытокъ и поддёлокъ, а съ созданій, часто нелів-

Были и небылицы казака Луган-СКаго. Русскія сказки. Книжка вторая. Спб. 1835.

На нашемъ крохотномъ литературномъ небосклонъ всякое пятнышко кажется или блестящимъ созвъздіемъ, или огромной кометой. Лишь только появится на немъ какая-нибудь тучка, которую по ея отдаленности нельзя хорошенько опредълить, какъ наши любители литературной астрономіи тотчасъ вооружаются огромными критическими телескопами и съ важностью разсуждають, что бы это такое было: неподвижная звъзда, новая планета или блудящая комета. Они смотрять, толкують, измфряють, спорять, удивляются, а тучка между тёмъ разсевается, и ихъ ненаглядная планета или комета виспапаетъ мелкимъ дождичкомъ и-исчезаетъ въ землъ. Много можно бы привести подобныхъ примъровъ, тъмъ болъе, что почти вся исторія нашей литературы состоить изътакихъзабавныхъ анекдотовъ. Вотъ напримъръ, сколько шуму произвело появление казака Луганскаго! Думали, что это и ни въсть что такое, между тъмъ какъ это ровно ничего; думали, что это необыкновенный художникъ, которому суждено создать народную литературу, между темъ какъ это просто балагуръ, иногда довольно забавный, иногда слишкомъ скучный, нередко уморительно-веселый и часто приторно-натянутый. Вся его геніальность состоить въ томъ, что онъ умъетъ кстати употреблять выраженія, взятыя изъ русскихъ сказокъ; но творчества у него нътъ и не бывало; ибо уже одна его замашка передалывать на свой лаль народныя сказки достаточно доказываеть, что искусство не его дёло. Во второй части его «Былей и Небылицъ» содержатся три сказки, одна другой хуже. Первая всёхъ серьезнёе: въ ней между прочими вещами говорится о Сатурнъ, о богъ любви, о счастливомъ островъ, наполненномъ нимфами (что-то похожее на островъ Калипсо); все это пересыпано сказочными руссицизмами - не правда-ли, что очень забавно? Вторая сказка — передёлка, стало, о ней нечего говорить. Третья, «О жидѣ вороватомъ и цыганѣ бородатомъ», состоитъ изъ ходячихъ армейскихъ анекдотовъ о жидахъ; грязно, сально, старо, пошло, но, несмотря на то, такъ забавно, что невозможно читать безъ сивха... Казакъ Луганскій забавный балагуръ!...

Аббацдонна. Сочинение Николая Иолевого. Москва. 1834. 4 части.

Были и повисти, сочи-Мечты и жизнь. ненныя Николаемъ Полевымъ. Москва. 1834. 4 части.

Скучно и тошно читать ex-officio разные вздоры

рф; въ немъ есть своя онпозиція, свои союзы, но не видно вдохновенія. свои войны и примиренія. Кто не помнить пре- «Аббаддона» несравненно выше «Клятвы при красной и остроумной статьи: «Обозрвніе жур- Гробв Господнемь»; можеть-быть это происходить все негодование непосвященныхъ. Какъ бы то ни мому по опыту жизни. Представить художника это новое явленіе въ нашей литературъ.

первымъ его опытомъ въ этомъ родъ была «Клятва иначе можетъ быть хорошъ, какъ въ сферъ, хо-

ностью и безстылной меркантильностью: непріятно въ европейскихъ летературахъ: второе же, по мижи досално повторять тысячу разъ одно и то же, нію техъ же самыхъ лодей, поставлено едва ли или разыгрывать разныя варіаціи на одну и туже не наравн'є съ изп'ёдіями Александра Ордова. Не тему; жалко и унизительно высказывать съ гру- пускаясь въ изследование любопытныхъ причинъ бой откровенностью резкія истины рыцарямь пе- столь противоположнаго межнія о лвухь произчальнаго образа и празнить пискливое самолюбіе веленіяхъ одного и того же автора, я зам'ячу литературныхъ гусей! Зато, какъ пріятно и мимоходомъ, что ни то, ни другое изъ этихъ мижній отрадно, взявши въ руки какое-вибудь много- не справедливо. «Клятва при Гробъ Госполнемъ». томное произведение «россійскаго» пера, осудивъ какъ мнь кажется, ниже тъхъ преуведиченныхъ себя а ргіогі на скуку и зѣвоту, а перо свое на похваль, которыми столь безлоказательно осыбезпошалную правлу, обмануться въ ожиданіи и, пади ее наши неумытные дитературные сульи; вм'ясто пошлости, прочесть что-нибуль сносное и она едва ли заслуживаетъ имя хуложественнаго порядочное! Но приняться за чтеніе книги такого произведенія въ полномъ смыслів этого слова. Это автора, имя котораго объщаеть твореніе, котя и есть просто попытка умнаго человъка создать не геніальное, по ознаменованное большей или русскій романъ или, лучше сказать, желаніе поменьшей степенью таланта, и не обмануться въ казать, какъ должно писать романы, содержание своей належить, и быть въ состояния отлать долж- которыхъ берется изъ русской жизни. И въ этомъ ную справедливость подобному произведенію - о, случать этоть романь есть явленіе замізчательное: это верхъ блаженства для человъка, свободнаго одно уже то, что любовь играетъ въ немъ не въ своемъ образъ мыслей отъ всякаго вліянія главную, а побочную роль, достаточно доказыпартій и чуждаго всякаго дитературнаго сватов- ваеть, что Полевой в'ярн'ве вс'яхь нашихь ромаства и кумовства. Въ дъдъ дитературы, какъ и нистовъ понялъ поэзію русской жизни. Въ его въ дълахъ жизни, есть своя честность, своя до- произведении есть нъсколько мъстъ высокаго добросов'єстность, но вм'єсть съ темь есть и свои стоинства, есть много новаго, интереснаго, какъ неизбъжныя отношенія, которыя ставять иногда вообще въ завязкв и ходв всего романа, такъ и человька въ необходимость быть пристрастнымъ, во многихъ ситуаціяхъ и характерахъ дъйствуюнередко для поддержанія своей репутація. Міръ щихъ ляцъ; но въ цёломъ онъ вяль и скученъ. журнальный есть міръ политическій въ миніатю- Видно много ума, но мало фантазіи; вилно усилів.

нальныхъ кабинетовъ», помѣшенной въ «Москов- оттого, что здѣсь Полевой былъ, такъ сказать. скомъ Въстникъ» за 1830 годъ? Поэтому для болье въ своей тарелкъ, ибо вообще его талантъ, посвященныхъ въ таинства журнальнаго міра несмотря на всю его многосторонность, особенно кажутся весьма понятны и извинительны такія торжествуеть въизображеніи такихъ предметовъ, явленія, которыя по справедливости возбуждають которые иміють близкое отношеніе къ нему сабыло, но, чуждый такого рода отношеній, я чув- въ борьб'є съ мелочами жизни и ничтожностью ствую всю цёну моей независимости, и спёшу людей—вотъ тема, на которую Полевой пишетъ воспользоваться ею, чтобы высказать откровенно, съ особенной любовью и съ особеннымъ успъпо совести и разуменю, мое мнене о романе хомъ: доказательствомъ тому его повесть «Жя-Полевого. Я не намфренъ писать на него критики вописецъ» и разсматриваемый мною романъ. Эти и принимать на себя важной роли судьи неумо- два произведенія я почитаю лучшими произведелимаго; нътъ, я хочу бросить только бъглый ніями Полевого: въ нихъ онъ самъ является хувзглядь, просто и безь затей, изложить въ виде дожникомь. Впрочемь его таланть также весьма замътки мое суждение не какъ критика, но какъ замъчателенъ въ юмористическихъ картинахъ сопростого любителя, представить читателямъ ре- временной русской жизни и въ превосходномъ зультать впечатлёній, которыми поразило меня изображеніи поэтической стороны нашихь простолюдиновъ; причина очевидна: то и другое ему «Аббаддонна» есть второй романъ Полевого; слишкомъ хорошо знакомо, а онъ, повторяю, не при Гробъ Господнемъ». Какъ то, такъ и другое рошо ему знакомой. Это есть общая участь тапроизведенія не им'єють себ'є образца и не похожи ланта и составляєть, по моему мнінію, его главни на какое сочиненіе того же рода въ нашей ное отличіе отъ генія. Геній можетъ изображать литературф; но участь этихъ обоихъ произведеній вфрно и сильно такія чувствованія и положенія, чрезвычайно различна: принятыя съ равной бла- какія, по обстоятельствамъ его жизни, не могли госклонностью публикой, они были приняты раз- быть имъ изведаны; талантъ всегда находится личнымъ образомъ нашими записными аристарха- подъ могущественнымъ вліяніемъ или обстоями. Первое было превознесено и которыми изъ тельствъ своей жизни, или индивидуальности нихъ до седьмого неба, такъ что поставлено чуть-ли своего характера, и торжествуетъ въ изображении не выше всего, что есть лучшаго въ этомъ родъ предметовъ, наиболье поражавшихъ его чувство

хотя таланть автора ум'ёль придатьей прелесть довавших романистовь, что онь первый угадаль новости. Характеры персонажей, за исключені- этотъ родъ романа. Колумбы открывають нечземъ двухъ, все оригинальны и суть созданія вестныя части міра, а Пизарры и Кортепы тольавтора. Лва же, а именно: Элеоноры и Генріетты, ко довершають ихъ открытія. суть пересозданные типы Шиллера, которымъ Вотъ главные персонажи «Аббаддонны», на впрочемъ Полевой умълъ придать столько ориги- которыхъ сосредоточивается интересъ романа: нальности, что они не кажутся сколками сво- Вильгельмъ, молодой художнакъ, созданіе, вполихъ образцовъ, а только напоминаютъ ихъ. По- ит принадлежащее Полевому, невольно привледобная подражательность, если только можно кающее къ себъ внимание читалеля, борется межназвать ее подражательностью, зам'ятна даже и ду влеченіемъ своего генія и обольщеніями жизвъ некоторыхъ положеніяхъ: кроме сходства въ ни, между голосомъ своего художническаго прихарактерахъ, Элеонора и Генрістта напоминають званія и сомивніємъ въ своемъ художническомъ собой леди Мильфордъ и Луизу Шиллера и во призваніи; Элеонора, чудное, дивное, высокое, взаимныхъ отношеніяхъ между собой, какъ со- прелестное созданіе, женщина, рожденкая съ перницы. Такъ напримъръ, прекрасная сцена душой пламенной и энергической, съ страстями свиданія Элеоноры съ Генріеттой напоминаетъ знойными и волканическими, но увлеченная обсцену свиданія леди Мильфордъ съ Луизой. «И стоятельствами въ бездну разврата, превосходонъ передаль ей душу свою - я видёла это: у ная актриса, изступленная жрица и поклопница него привыкла она такъ смотреть, такъ гово- изящиаго и вмъсте съ темъ презренная любоврить». Эти слова изступленной любовью и рев- ница сильнаго временщика, бездушнаго стариностью Элеоноры показывають, что автору «Аб- чишки, испытываеть надъ собой высокое таинбаддонны», какъ будто въ смутномъ сне, пред- ство любви, очищается въ священномъ пламени ставлялась помянутая сцена изъ «Коварства и отъ ржавчины порока и возстаетъ отъ своего Любви», хотя его собственная отъ этого ни мало паденія въ мощномъ, исполинскомъ величіи; поне теряеть въ художественномъ достоинствъ и томъ Генріетта, первая любовь Вильгельма, одно

веденіе, которое было бы для него исключитель- нымъ барономъ Калькопфомъ, повздка Вильгельма

или умъ; геній творить образы повые, никъмъ нымъ образцомъ; но вы всегла или по крайней даже и не подозрѣваемые, не только что не ви- мѣрѣ часто откроете въ немъ слѣды вліянія денные: талантъ только воилошаетъ въ новыя одного или лаже и несколькихъ геніальныхъ формы въчные типы генія; оригинальность и кра- твореній. Эта зависимость есть невольная дань соты въ создани генія суть результать одной таланта генію, - дань, которую онъ часто платить его творческой силы; красоты же въ произведе- ему безсознательно и безъ своего вълома. Такъ ній таланта суть слідствіе большей или меньшей напримісрь, историческій романь XIX віка не получиевности вліянію генія, а особность есть есть изобретеніе Вальтеръ Скотта, ибо все волы следствие более индивидуальности человека, не- и виды поэзіи безусловны, и ихъ прототипы жели хуложника. Степенью этой-то подчиняе- скрываются въ непреложныхъ законахъ творчемости вліянію генія опред'яляется сила таланта, ства, но я думаю, что Вальтерь-Скоттъ потому Основная мысль «Аббаддонны» не новость, уже геній и стоить гораздо выше вобух послів-

имбеть свой характерь и свою оригинальность. изъ этихъ милыхъ, кроткихъ созданій, немочекъ-Говоря, что двое изъ главныхъ персонажей кухарочекъ, которыхъ я люблю до смерти и ко-«Аббалдонны» напоминають типы Шиллера, я торыхъ еще никогда не видываль, которыя объ отнюдь не им'єю цілью унижать черезь то до- щають избранному ими юношів и супружескую стоинство этого романа, а еще менбе упрекать вбрность до гроба, и вкусно сваренный супъ изъ Полевого въ подражательности. Смёшно и ду- картофеля, и тихое упоеніе романтической люб мать, чтобы въ наше время хотя сколько-нибудь ви, и самый классическій порядокъ въ дом'в и на образованный человъкъ поставилъ въ заглавіи погребъ, которыя сначала изображаются съ сесвоего сочиненія: подражаніе такому-то, и сталь рафимскими крыльями, а потомъ съ связкой клюбы объяснять въ предисловіи, что принадлежить чей, которыя наконець начинають свое повъ его сочинении собственно ему и чго взято имъ прище идеалами, а оканчиваютъ кухней и прачешна прокать изъ того или другого писателя; еще ной,-Генріетта испытываеть муки отверженной смышные думать, чтобы вь наше время человыкь любви и возбуждаеть вь душь читателя живыйсъ истиннымъ талантомъ, садясь за перо, съ на- шее сострадание къ своему положению. Второстемфреніемъ создать что-вибудь, разложиль передъ пенныя лица также интересы. Разсказъ вообще собой твореніе генія и сталь бы съ него копи- живой и занимательный; положенія по большей ровать. Нѣтъ, въ созданіи истиннаго таланта части новыя и оригинальныя; обрисовка харакнашего времени вы никогда не замътите этой теровъ мастерская, обличающая руку твердую и пошлой подражательности, которая почиталась разкую; множество картинъ и описаній истинно нъкогда необходимой принадлежностью чудовищ- художественныхъ, каковы: представление «Арминыхъ и безобразныхъ произведеній такъ назы- нія», сцена въ беседке, вольный переводъ изъ ваемыхъ классиковъ. Этого мало: вы не всегда Соути индійской легенды «Аллоа», столкновеніе укажете на одно какое-нибудь извъстное произ- Вильгельма съ дворомъ князя и съ могуществен-

на родину, и уже упомянутая мной прекрасная спена свиданія Элеоноры съ Генріеттой, изображеніе лиректора театра, литераторовъ, поэтовъ, журналистовъ, ученыхъ, ползающихъ поочередно передъ сильными, закулисныя тайны, т. е. театръ и Дюкре-Дюмениля съ братіей.

но ознаменованныя печатью сильного таланта. лъ, монархія, республика, имперія, реставрація, -«Энна», «Живописецъ», «Мъшокъ съ Золотонъ» ченъ поговорить! и «Разсказы Русскаго Солдата». Первая слиш. комъ какъ-то напоминаетъ Гофмана, но отличается мастерскимъ разсказомъ; вообще большинство голосовъ остается на сторонъ «Эммы», но мнъ больше всего нравится «Живописецъ»; самая слабая повъсть есть «Мъшокъ съ Золотомъ», но этой пьесь такъ много чувства, такъ много ори-«Святочныхъ Вечеровъ»?

Записка о походахъ 1812 и 1813 годовъ, отъ Тарутинскаго сраженія до Кульмскаго боя. Опб. 1834. Двъ части. (Отрывокт.)

Къ числу самыхъ необыкновенныхъ и самыхъ во время репетицій и до поднятія занав'єса; на- интересных вяденій въ умственномъ мір'я нашеконепъ прекрасный слогъ — вотъ достоинства но- го времени принадлежатъ «Записки» или «Ме́ваго произведенія Полевого. Въ немъ п'ялость moires». Это суть истинныя л'ятописи нашихъ выдержана, по крайней мъръ пока, ибо этотъ временъ, лътописи живыя, любопытныя, писанроманъ еще не составляетъ цълаго; его продол- ныя не добродушными монахами, но люльми, по женіе и окончаніе будуть въ другомъ романв. За большей части образованными и просвещенными. олно только можно упрекнуть автора: это за из- бывшими свидътелями, а иногда и участниками лишнюю говорливость, которая иногда переходить этихъ событій, которыя описываются ими со всей въ совершенную болтливость; между многими пре- откровенностью, какая только возможна въ наше красными мыслями, у него, особенно въ первой время, со всёми подробностями, которыхъ ишетъ части, встръчаются мъста, состоящія изъ сентен- и романисть, и драматургь, и историкь, и нравопій, решительно пошлыхъ. Конечно подобныя описатель, и философъ. И въ самомъ деле, что пошлыя сентенціи могли бы составить блескъ и можеть быть любопытиве этихъ «Записокъ»? это украшеніе романовъ иныхъ авторовъ, пользую- исторія, это романъ, это драма, это все, что вамъ щихся на святой Руси большимъ авторитетомъ, угодно. Что можетъ быть важиве ихъ? Лесять. но какъ-то непріятно и лосално встр'ячать ихъ двадцать челов'якъ пишутъ объ однихъ и т'яхъ въ романъ Полевого. Желаемъ и съ нетерпъні- же событіяхъ, и каждый изъ нихъ имъетъ своеемъ ожидаемъ, чтобы второй романъ, служащій го конька, свою ахиллесовскую пятку, свой окончаніемъ «Аббаддоннъ», вышелъ какъ можно взглядъ на вещи, свою манеру въ изложеніи, скорве, и благодаримъ Полевого, что онъ, лите- словомъ, свои дурныя и хорошія стороны: слираторъ Москвы, подарилъ нашу публику хоро- чайте, сравнивайте, повъряйте, сводите на очную шимъ произведеніемъ, тогда какъ петербургскіе ставку — сколько матеріаловъ для результалитераторы потчують ее заплесневёлыми кроха- товь, результатовь вёрныхь и драгоцённыхь, ми съ убогой транезы Поль де-Кока, Жанлисъ если только вы съумвете хорошо сдвлать ваше дъло. «Записки» или «Mémoires» есть собствен-Что касается до повъстей Полевого. о нихъ ность французовъ, чадо ихъ народности. Ихъ усвообще можно сказать то же, что и объ «Аббад- птху и распространенію чрезвычайно много сполоннъ»: это созданія не въковыя, не геніальныя, собствовали послъдніе перевороты; въ самомъ дъ-Въ четырехъ частяхъ его «Мечты и Жизнь» за- «сто дней,» опять реставрація—тутъ можно объключается пять повъстей: «Блаженство Безумія», ясняться откровенно и безъ обиняковъ, и есть о

> Сочиненія въ прозъ и стихахъ Константина Батюшкова. Спб. 1834. Двп.

Наша литература, чрезвычайно богатая гром-«Разсказы Русскаго Солдата» — это прелесть! Въ кими авторитетами и звонкими именами, бъдна до крайности истинными талантами. Вся ея истогинальности и верности въ изображеніи чувствъ и рія шла такимъ образомъ: вместе съ какимъпонятій простолюдиновъ, что съ ней не можеть нибудь світиломъ, истиннымъ или ложнымъ, поидти ни въ какое сравнение ни одна повъсть, являлось человъкъ до десяти бездарныхъ людей, взятая изъ простонародной жизни. Истина вы- которые, обманываясь сами въ своемъ художнимысла доведена въ ней до совершенства, такъ ческомъ призваніи, обманывали неумышленно и что когда прочтешь эту повъсть, то всъ писан- добродушную, довърчивую публику, блистали по ныя въ одномъ съ ней родъ покажутся холод- нъсколько мгновеній, какъ воздушные метеоры, ными и искаженными копіями. Странно, почему и тотчасъ погасали. Сколько пало самыхъ гром-Полевой не пом'єстиль въ своихъ «Мечты и кихъ авторитетовъ съ 1825 года по 1835! Те-Жизнь» своей прекрасной исторической повъсти перь даже и боги этого десятильтія, одинь за «Симеонъ Кирдяпа» и своихъ занимательныхъ другимъ, лишаются своихъ алтарей и погибаютъ въ Летъ съ постепеннымъ распространеніемъ истинныхъ понятій объ изящномъ и знакомства съ иностранными литературами. Тредьяковскій, Поповскій, Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Богдановичъ, Бобровъ, Капнистъ, Воейковъ, Ка-

тенинъ, Лобановъ, Висковатовъ, Крюковскій, выступилъ на поприще литературы: такъ, но менники, чему удивлялись они въ немъ, почему ціи», «Тань друга», «Посладняя весна», «Омиръ провозгласили его образцовымъ (въ то время то и Гезіодъ», «Къ другу», «Къ Карамзину», «И. же, что нынт геніальнымъ) писателемъ?.. Отвт М. М. А.», «Къ Н.», «Переходъ черезъ Рейнъ»звучный и легкій стихъ, пластицизмъ формъ, ка- ную сказку «Странствователь и Домосъдъ», откое-то жеманство и кокетство въ отдёлке, сло- рывочный переводъ изъ Тасса, ужасающій Херавомъ, какая-то классическая шеголеватость — сковскими ямбами, и множество стихотвореній вотъ что плъняло современниковъ въ произведе- ръшительно плохихъ, и наконецъ множество балніяхъ Батюшкова. Въ то время о чувств'я не хло- ласта, состоящаго изъ эпиграммъ, мадригаловъ и потали, ибо почитали его въ искусстве лишнимъ тому подобнаго; вотъ почему, признаваясь, что и пустымъ д'яломъ, требовали искусства, а это «древніе герои подъ деромъ Фонтенеля нер'ядко слово им'яло тогда особенное значене и значило преображаются въ придворных з Людовикова врепочти одно и то же съ вычурностью и неесте- мени и напоминаютъ намъ учтивыхъ пастуховъ ственностью. Впрочемъ была и другая важная того же автора, которымъ недостаетъ парика, причина, почему современники особенно полюбили манжетъ и красныхъ каблуковъ, чтобы шаркать и отличили Батюшкова. Надобно зам'тить, что въ королевской передней», — онъ не вид'ть того у насъ классицизмъ имълъ одно ръзкое отличіе же самаго въ сочиненіяхъ Расяна и Вольтера и отъ французскаго классицизма; какъ француз- восхищался Рюриками, Оскольдами, Олегами Мускіе классики старались шеголять звонкими и равьева, въ которомъ благороднаго сановника, гладкими, хотя и надутыми, стихами и вычурно- доброд втельнаго мужа, умнаго и образованнаго обточенными фразами, такъ наши классики ста- человека смешивалъ съ поэтомъ и художнирались отличаться варварскимъ языкомъ, истин- комъ \*). Кромъ поименованныхъ мною стихотвоной амальгамой славянщины и искаженнаго рус- реній, нёкоторыя замёчательны по прелести стискаго языка, обрубали слова для мёры, выламы- ха и формы, какъ напримёръ «Воспоминаніе», вали дубовыя фразы и называли это пінтической вольностью, которой во встхъ эстетикахъ посвящалась особая глава. Батюшковъ первый изърус- своему правственному направленію, въ которомя. скихъ поэтовъ быль чуждъ этой пінтической вольности — и современники его разъахались. Мнт скажуть, что Жуковскій еще прежде Батюшкова вымь, едва ли уступаеть Карамзинскому.

С. Н. Глинка, Бунина, братья Измайловы, В Пуш- Жуковскаго тогда плохо разумели, ибо онъ быль кинъ. Майковъ, кн. Шаликовъ — всъ эти люди слишкомъ не по плечу тоглашнему обществу. не только читались и приволили въ восхищение, слишкомъ илеаленъ, мечтателенъ и поэтому былъ но даже почитались поэтами; этого мало, неко- заслоненъ Батюшковыйъ. Итакъ, Батюшкова торые изъ нихъ слыди геніями первой величины, провозгласили образцовымъ поэтомъ и прозаикакъ-то: Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ и Бог- комъ и совътовали мололымъ людямъ, упражняюлановичь: другіе были удостовны тогда почет- щимся (въ часы досуговъ, отъ нечего лелать) слонаго, но тенерь потерявшаго смысль, титла об- весностью, подражать ему. Мы съ своей стороны разцовыхъ писателей. Теперь, увы! имена однихъ никому не посовътуемъ подражать Батюшкову. извъстны только по предавіямъ о ихъ существо- хотя и признаемъ въ немъ большое поэтическое ваніи, другихъ потому только, что они еще живы, дарованіе, а многіе изъ его стихотвореній, некакъ дюди, если не какъ поэты... Имя самого смотря на ихъ щеголеватость, почитаемъ драго-Карамзина уважается теперь какъ имя незабвен- пънными перлами нашей литературы. Батющковъ наго лъйствователя на попришъ образованія и быль вполнъ сынь своего времени. Онъ преддвигателя общества, какъ писателя съ умомъ и ощущалъ какую-то новую потребность въ своемъ рвеніемъ къ лобру, но уже не какъ поэта-худож- художественномъ направленіи, но, увлеченный лика... Но хотя авторская слава такъ часто бы- классическимъ воспитаніемъ, которое основываваетъ непрочна, хотя удивление и хвала толпы лось на странномъ и безотчетномъ удивлении къ бывають такъ часто ложны, однако слепая, она греческой и латинской литературе, скованный вногда, какъ будто невзначай, преклоняетъ свои слъпымъ обожаніемъ французской словесности и колена и передъ истиннымъ достоинствомъ. Но французскихъ теорій, онъ не умель уяснить себе она, повторяю, часто дёлаетъ это по слёпотё, того, что предощущалъ какимъ-то темнымъ чувпевзначай, ибо превозносить хуложника за то, за ствомъ. Вотъ почему вмѣстѣ съ элегіей «Умираючто поридаетъ его потомство, и, наоборотъ, пори- щій Тассъ» — этимъ произведеніемъ, которое отцаетъ его за то, за что превозносить его потом- личается глубокимъ чувствомъ, не поглощеннымъ ство. Батюшковъ служить самымъ убълительнымъ формой, энергическимъ талантомъ, и которому въ доказательствомъ этой истины. Что этотъ чело- параллель можно поставить только «Андрея въкъ быль истинный поэтъ, что у него было боль- Шенье» Пушкина, онъ написалъ потомъ вядое шое дарованіе, въ этомъ нѣтъ никакого сомнь- прозаическое посланіе къ Тассу; воть почему онъ. нія. Но за что превозносили его похвалами совре- творень: «Элегіи на развалинахъ замка въ Швечаю утвердительно: правидьный и чистый языкъ, подражаль пошлому Парни, оставиль намъскуч-

<sup>\*)</sup> Муравьевъ, какъ писатель, замѣчателенъ по

«Вызлоровленіе». «Мон Пенаты», «Таврида», «Какъ умень этоть человакъ, поворять иногда характеръ стихотвореній Батюшкова составляєть мулрено: становится старъ!»... какая-то безпечность, легкость, свобода, стремленіе не къ благороднымъ, но къ облагороженнымъ наслажденіямъ жизни: въ этомъ случав они гарисключая, разумфется, тф. которыя у этого послфиняго проникнуты глубокимъ чувствомъ. Проза его любопытна, какъ выражение мнжий и понятій олного изъ умнъйшихъ и образованнъйшихъ людей своего времени. Во всемъ прочемъ, кромъ развъ особенности повъсть «Предслава и Добрыня».

кол в не ноблагодарить отъ души ув домляя своих ъ читателей, что Кайдановъ пред-Смирдина за этотъ прекрасный подарокъ, сдъ- ставляеть въ своемъ новомъ трудъ результаты бургъ 15, а съ пересылкой въ другіе города наго автора, такъ и объявленіе «Съверной Пче-17 рублей. Вотъ чёмъ должны заслуживать об- лы» поразили умы многихъ читателей глубокимъ щее уважение гг. книгопродавцы. Безкорыстныхъ удивлениемъ, «Что за чуло такое совершилось въ подвиговъ мы можемъ желать отъ нихъ, но не наше время?» думали мы. Мы имъли полное требовать; цель деятельности купца есть ба- право не доверять «Пчеле», въ глазахъ которыши; въ этомъ нёть ничего предосудительнаго, рой всё предметы княжнаго петербургскаго міра и добросовъстно, если онъ только не способствуетъ удостовърение самого автора, котораго скромность своими денежными средствами и своей излишней всёмъ извёстна, сдёлала насъ поневолё суепадкостью къ выгодамъ распространению дур- върными. Но, прочтя опредъдение истории, какъ

Напрасно Смирдинъ не обратилъ на это вниманія. многихъ читателей ввелъ въ заблужденіе, но это

# ги Инвалида». Часть 2-я. М. 1835.

Что время имфетъ большое вліяніе на людей, это

«Источникъ», «Плънный», «Отрывокъ изъ Эле- люди, -- да и не мудрено: онъ такъ долго жилъ на гін», «Мечта», «Къ II — ну», «Разлука», «Вак- свътъ, такъ много виделъ, слышалъ и фувствоханка» и лаже самыя подражанія Парни. Все валь!»— «Какъ странень и несносень этоть чеостальное посредственно. Вообще отличительный довъкъ». — тоже случалось мнё слышать. «и не

Учебная книга всеобшей исторіи монирують съ первыми произведеніями Пушкина, (пля юношества). Сочиненіе профессора И, Кайданова, Древияя исторія. Отъ сотворенія міра и происхожденія первых государствь до переселенія народовь и паденія Западлой Рамской Имперіи. Cnf. 1834.

Въ предисловій къ этой книгѣ сочинитель гохорошаго языка и слога, она не заслуживаетъ воритъ: «Просвъщенные читатели этой книги заникакого вниманія. Впрочемъ лучшія прозанче- матять, что, составляя древнюю исторію, я разскія статьи суть: «Нівчто о морали, основанной сматриваль многіе (почему же не всё?) предметы, на философіи и религіи». «О поэзіи и поэть», вхолящіе въ составь ея, совсьиь съ другой точ-«Прогулка въ Академію», а самыя худшія: «О ки зрѣнія, нежеди съ каковой я смотрѣль на легкой поэзіи», «О сочиненіяхъ Муравьева» и въ нихъ д'єть за пятнадцать передъ этимъ, и вообще изложилъ превнюю исторію въ другомъ, противъ Теперь объ изданіи. Наружность его не толь- прежняго, видъ». То же самое объявила и «Съко опрятна и красива, но даже роскошна и вели- верная Пчела» при изв'ястіи о выхол'я этой книги. ланный имъ публикъ, тъмъ болъе, что онъ уже успъховъ, сдъланныхъ наукой впроподжение не первый, и, надфемся, не последній. Пена, по последнихъ пятнадпати леть. Признаюсь, какъ красотъ изданія, самая умъренная: въ Петер- выписанныя мной строки изъ предисловія почтенесли только онъ пріобрътаеть эти барыши честно представляются въ увеличительномъ видъ; но ныхъ книгъ и развращению общественнаго вкуса. науки, и первую страницу введения, мы тотчасъ Жаль только, что это изданіе, вполн'я удовле- увид'яли, что это чудо очень естественно и обыктворяя требованіямъ вкуса въ наружныхъ достоин- новенно. Правда, въ этой книгъ много перемънъ ствахъ, не удовлетворяетъ ихъ во внутреннихъ, и удучшеній, словомъ, много новаго; но это во-Еще при выходъ сочиненій Державина Смирдину вое ново только для одного автора, и не носитъ было замъчено въ одномъ московскомъ журналь, на себь никакихъ признаковъ успъховъ науки. что стихотворенія должны располагаться въ хро- Изъ этого читатели не должны однако заклюнологическомъ порядкъ, сообразно со временемъ чать, что Кайдановъ хотълъ умышленно придать ихъ появленія въ свътъ. Такого рода изданія своей книгъ больше цъны для лучшаго ся сбыта, представляють любопытную картину постепен- какь то дёлають многіе, которыхь мы не нанаго развитія таланта художника и дають важные зываемь. Ніть, онъ такъ же скромень и доброфакты для эстетика и для историка литературы, совъстень, какъ быль всегда; онъ можеть-быть потому, что самъ находится въ заблуждении. Разбирать его книгу настоящимъ образомъ невоз-Отрывокъ изъ рецензіи на «Досу- можно, ибо подробный разборъ вышель бы больше самой книги. Итакъ, ограничусь легкими замътками.

«Исторія есть описаніе великой долговременистина несомнённая; но не менёе того несомнённо ной жизни рода человёческаго. Поэтому предмеи то, что его вліяніе часто бываеть совершенно томъ ея суть д'янія и судьбы людей.» — Такъ противоположно, смотря по свойству людей. определяеть въ 1835 году исторію Кайдановь, мой политическихъ обществъ, явилась въ томъ ихъ?.. виль, въ какомъ теперь находится». Это опресовершенно не понимать ея.

говременными трудами, иногда же бедствіями, мають у него теперь несравненно меньшее число страданіями и слезами, —а мы, пользуясь этими страниць, чёмъ въ прежнихъ изданіяхъ. Потомъ сокровищами, неужели не захотимъ и знать о онъ измѣнилъ совершенно планъ своей исторіи, тъхъ, которые оставили ихъ намъ въ наслъдство?» ибо вмъсто прежняго Гееренова этнографическаго какъ перефразировка словъ Карамзина, утвер- По моему мнанію, посладнее лучше, ибо въдрезждавшаго, что мы потому должны знать о ней исторіи есть свои точки отдожовенія или, за насъ и своими бедствіями пріуготовили наше древніе народы сливались, хотя и насильственно, блаженство? Есть люди, которые утверждають, въ одно общее пѣлое. Таковыя точки суть Киръ, поверхностно, ибо въ его время жилъ Гердеръ и изложенія очень удобенъ для преподаванія, хотя другіе знаменитые писатели, начавшіе своими со- можеть быть изолированная жизнь древних назать о Кайдановъ, который съ 1817 года по картина жизни народовъ въ каждомъ принятомъ 1835 годъ повторяетъ такія старыя, истертыя період'є скор'єє всего можетъ впечатл'ється въ вещи? «Исторія переносить насъ, какъ бы вол- намяти ученика. шебной силой, въ протекшіе віки, повеліваетъ

опредѣлявши ее въ 1817, 24 и 32 годахъ «по- наемой изъ ея уроковъ, но отъ полнаго гармовъствованіемъ о лостопамятныхъ явленіяхъ въ ническаго сознанія своего назначенія, пъли своего мірф». Повидимому это есть значительный шагъ существованія: а это сознаніе можеть произойти виерель для автора, но въ самомъ лъль это не отъ повсемъстнаго общаго просвъщенія. Мы всяиное что, какъ круговое движение мельничнаго кую науку, всякое знание можемъ приложить къ колеса, которое безпрестанно вертится, а вперелъ жизни: но истиния, настоящая и непосредственни на шагъ. Что такое «описанія великой, долго- ная цель знанія есть знаніе. Погодите, можеть временной жизни рода человъческаго»? Наборъ быть и изъ астрономи и нькогда слъдаютъ родъ словъ-съ грамматическимъ смысломъ. «Пред- бухгалтеріи и употребять ее на спекуляпіи и меть исторіи суть дівнія и судьбы людей». Это торговлю: но это не будеть главной пользой оть есть предметъ біографін; предметъ исторін—не астрономін. Итакъ, ишите въ исторін не уроковъ люли, а человъчество. Пора бы удостовъриться опытности, завъщанной отъ предковъ потомкамъ. Кайланову, что исторія есть картина усп'єховъ не удовлетворенія простого любопытства: ишите человъчества на поприщъ самосовершенствованія въ ней дыханія жизни Божіей, проявляющейся или, другими словами: «наука, показывающая, или хотящей проявить себя въ человъчествь!.. какимъ образомъ и вследствје какихъ причинъ А все эти веши мы давно уже прочли и давно жизнь человъчества, развивавшаяся подъ фор- уже забыли ихъ; для чего же повторять намъ

Итакъ, въ чемъ же состоитъ усовершенствотъленіе не ново, да благо ужъ готово. Въ наше ваніе «Исторіи» Кайданова? О! во многомъ, если время можно им'ять на исторію взглядъ еще выс- хотите! Онъ уже начинаеть не съ Ассиріи, а съ пій: но им'єть на нее взглядь нязшій - значить Индіи и Китая, говорить о кастахь и объясняетъ ученіе браминовъ, хотя и неправильно, Во ввеленіи въ «Исторію» у Кайданова цёлый ибо въ индійскомъ пантеизм'в видить одну в'вру параграфъ, состоящій изъ шести страницъ, озна- въ переселеніе душъ — не больше; причисляетъ ченъ рубрикой: «польза знанія исторіи». Чего Семирамиду къ мпеамъ! Вообще справедливость можно ожидать отъ челов'вка, который добро- требуеть замытить, что теперь у него меньше лишдушно разсуждаеть о польз'т знанія исторін? И нихъ и пустыхъ подробностей о сомнительныхъ какъразсуждаетъ! «Люди, – говоритъонъ, – преж- или неважныхъ событіяхъ и больше дѣла. Доле насъжили и передали намъ сокровина своего казательствомъ этого можетъ служить одно уже разума и опытности, которыя они пріобр'яли дол- то, что ассиріяне, вавилоняне и египтяне зани-Не правда ли, что эти слова суть не иное что, изложенія приняль изложеніе синхронистическое. нашихъ предкахъ, что они терпъли и страдали лучше сказать, точки соединенія, въ которыхъ что и Карамзинъ не имълъ право судить такъ Александръ и пуническія войны. Этотъ способъ чиненіями новую эру исторін; что же должно ска- родовъ и противор'вчить ему. Синхронистическая

Кайдановъ раздёлилъ древнюю исторію на IV падшимъ царствамъ возстать изъ праха своего, періода: первый, какъ само собой разумфется, разверзаетъ гробы, вдыхаетъ жизнь въ прахъ отъсотворенія міра до Кира; второй отъ - Кира умершихъ... Исторія, показывая прежнія событія, до Александра; третій отъ Александра до преуказываеть и следствія ихъ, ибо люди делаются вращенія Римской республики въ имперію; четумиве, остороживе тогда только, когда почув- вертый — отъ Августа до паденія Рима. Мив каствують следствія собственных ошибокь сво- жется, что эпохой четвертаго періода надо поихъ» и пр. и пр. Первая изъ этихъ мыслей есть лагать пуническія войны, а не имперію, ибо въ наборъ фразъ, въкоторыхъмного шуму и треску, древней исторіи было три, такъ сказать, мгновено которыя ровно ни къ чему не ведутъ; вто- нія-въ которыхъ челов чество соединялось во рая такъ стара, что совъстно и опровергать ее. едино посредствомъ меча. Оно явилось огромной Нътъ, Кайдановъ, человъчество дълается лучше монархіей при Киръ, потомъ при Александръ; не отъ знанія исторін, не отъ опытности, почер- пуническія войны положили основаніе третьей

исторія Рима есть исторія міра.

Онъ говоритъ, что народы, первоначально по- году... селившіеся въ Греціи. были до того дики и неняжки, совежив не умели есть? если же умели, любить сей, оный, поелику, которых по спрато развъ желуди слишкомъ лакомое блюдо, что ведливости не дюбитъ почтенный баронъ Брамза нихъ Кайдановъ обязываетъ грековъ благо- беусъ. Я конечно не такъ ожесточенъ противъ дарностью первому гастроному, научившему ихъ этихъ словъ, какъ вышереченный мужъ, и даже питаться ими?), од ваться въ зв риныя кожи и почитаю необходимымъ ихъ употребление въ иныхъ употреблять въ свою пользу огонь». Но вслёдь за случаяхь, для большей ясности въ слоге, осоэтимъ говоритъ, что въ «гражданскомъ отно- бенно когда дело идетъ о предметахъ догматидительное; волковъ мужики убивають за разбои ея суть дъянія и сульбы людей»?... въ стадахъ овечьихъ, но не представляютъ ихъ въ земскій судъ для допроса и суда. — «Объ- низмами, образцы которыхъ читатели могутъ вияденіе и опійство считали (начальники грековъ) дізть въ послізднихъ двухъ фразахъ. геройствомъ и величіемъ». Да чёмъ же они однако объбдались? Неужели желудями? А опійство! Такъ стало быть они и винцо попивали?-«Жены и дочери ихъ умъли только пасти стада, мыть бёлье и готовить грубую пищу». Какъ! Такъ они щеголяли не въ одитхъ звтриныхъ грубую пищу». - Изъ чего же? неужели все изъ приличія и никому не позводять отступить отъ желудей? Какъ бы то ви было, а поваренное нихъ; но иногда онъ двлаетъ исключение въ польнекусство всегда признакъ цивилизаціи! -- «Ке- зу людей зам'вчательныхъ въ какомъ бы то ни кропсъ .. изъ атгическихъ дикарей сделалъ граж- было отношени; онъ иногда прощаетъ ихъ неданъ». Творецъ небесный! Да возможное ли это ловкость, ихъ оригинальность, любуется ими и дъло? Кекроисъ-одинъ-одинеконскъ-съумълъ называетъ ихъ геніальной странностью. Такъ

монархіи, ибо римляне со второй пунической вой- сотень тысячь ликихь звёрей слёдать гражны оставили свою оборонительную систему вой- дань!... Экіе молодцы были въ древности, не то ны и начали быстро обращать міръ въ Римъ, и что нынче! Исполать ихъ лосужеству! Такимъ же съ тъхъ поръ всъ народы начали, какъ ръки въ чудеснымъ образомъ Нума Помпилій, у Кайламорь, исчезать въ римскомъ народь, съ тъхъ поръ нова, изъ римлянъ, бывшихъ настоящими тачvais sujets, слѣлалъ люлей comme il faut. - «Тше-Я уже показаль, что взглядь Кайданова на славіе, свойственное языческимь народамь-велъла и событія нисколько не перем'єнился. При- сти свое происхожленіе отъ боговъ» и пр. А я веду еще нъсколько доказательствъ. Хотя онъ все думалъ, что причина этой охоты скрывается уже и не осуждаетъ Сарданапала за самоубій- не въ тшеславіи, а въ склонности къ мясамъ. ство -- этотъ ужасный проступокъ, воспрещаемый свойственной не языческимъ, а всъмъ младенчевстви Вожескими и человтческими законами, — ствующимъ нароламъ... Но ловольно, я никогла но все еще начинаеть исторію не съ появленія не кончиль бы, еслибы взлумаль пролоджать... на свътъ первыхъ политическихъ обществъ, все На каждую страницу Кайданова можно написать еще упускаеть изъ виду, что человъкъ виъ другую. Заключаю однако: какъ ни плоха новая общественной жизни отнюдь не составляеть книга Кайданова, но если кому уже суждено предмета исторіи, и что не для чего вводить въ учиться исторіи по книгамъ Кайпанова, то я соисторію вещей, не принадлежащихъ исторіи. в'єтую ему учиться по этой, изданной въ 1834

Замъчу еще о слогъ. Онъ дуренъ до крайности. въжественны, что «и тоть имъеть право на и дурень не отъ неумънья писать, а отъ какогоблагодарность ихъ, кто научилъ ихъ строить то страннаго понятія о слогъ. Кайдановъ любитъ хижины, питаться желудями (а прежде они, бед- мешать съ русскими словами славяно-церковный, твеніи Греція разд'ялялась на множество мелкихъ ческихъ, ученыхъ; но я противъ ихъ употречастей, изъкоторыхъкаждая состояла подъвластью бленія безъ всякой нужды. Конечно въ наше особеннаго начальника». Какъ! Общество волковъ время никто не скажетъ, подобно знаменитому раздѣлялось на области и имѣло начальниковь? Жоффруа: «Мессіада», поэма Клопштока! Fi done! Впрочемъ почему же и не такъ: въдь пчелы Клопштокъ! какое варварское имя! можетъ ли им'єють же начальника въ своей матк'є: Но и то им'єть хоть каплю ума господинь, который насказать: пчелы все цивилизованите волковъ. — зывается Клопштокомъ?» Но многіе могутъ ска-«Эти начальники грековъ часто (однакожъ не зать: «Можетъ ли написать хорошую книгу чевсегда) были предводителями бродягь и разбой- ловъкъ, который пишетъ: «сіе мое сочиненіе... никовъ и сами подавали примъръ граосжей», сей книги... совсъмъ съ другой точки зрънія, Разбойникомъ можно назвать только того, кто нежели съ каковой .. источникомъ такихъ жаразбойничаетъ, зная, что это ремесло предосу- лобъ есть незнаніе исторіи... посему предметомъ

Книга Кайданова особенно изобилуетъ поло-

Отрывокъ изъ небольшой рецен-Зім на «Стихотворенія М. Меркли.» Москва.

Читающая публика въ одномъ отношении кожахъ? Они носили бѣлье? Воля ваша, г. авторъ, похожа на beau monde. Этотъ beau monde, а вы противоржение самому себъ. «И готовить или большой свъть, свято чтить уставы моды и изъ ифсколькихъ десятковь, а можетъ-быть и точно и читающая публяка: когда бываетъ мода

на оды, она дасково принимаетъ всёхъ одистовъ, справедливости вышереченный мужъ питаетъ отъ Лержавина до Капниста и Петрова; когда ужасную антипатію, которыхъ нікогда такъ пребываеть мола на поэмы, она съ благосклонно- красно отшлифоваль Масальскій въ превосхолстью улыбается всёмъ поэмистамъ, отъ Пушкива ной своей повести: «Донъ Кихотъ XIX века», романы, повъсти и драмы! Только одинъ истин- надуватели съ удивительной наглостью и шарный таланть или даже геній можеть спасти со- латанствомь начали пропов'ядовать самыя беззаслугъ.

Наталія. Сочиненіе госпожи \*\*\*. Изданіе Сальванди. Перевель съ францизскаго А. Шублкова Москва, 1835

человъческой жизни есть счастье. Твердили о жизнью человъческой, а всякая другая булто бы суетности, непрочности и непостоянствъ всего есть большее или меньшее приближение къжизни толковаль счастье жизни, но всё были согласны идеи, какъ-то: что человекъ непремённо долконы, совъсть, правственная свобода человъче- сторону своего бытія, если не всъ. т. е. или ская, всь отношенія общественныя почитались дівствовать практически на пользу общества, не инымъ чёмъ, какъ вещами, необходимыми для если онъ стоитъ на важной ступени его, безъ связи политическиго тёла, но въ самихъ себё всякаго побужденія къ личному вознагражденію; пустыми и ничтожными. Молились во храмахъ и или отдать всего себя знанію для самаго знанія, кощунствовали въ беседахъ; заключали брачные а не для денегъ и чиновъ; или посвятить себя контракты, совершали брачные обряды и преда- наслажденію искусствомъ въ качеств тюбителя вались всемь неистовствамъ сладострастія; знали не для свётскаго образованія, какъ прежде, а всявдствіев вковых в опытовъ, что люди-незвіти, для того, что искусство (будто бы) есть одно изъ что ихъ должны соединять религія и законы, звеньевъ соединяющихъ землю съ небомъ; или знали это хорошо-и приноровили религіозныя и посвятить себя ему въ качествъ дъйствователя, гражданскія понятія къ своимъ понятіямъ о жиз- если чувствуетъ на это призваніе свыше, а не ни и счастьи: высочайшимъ и лучшимъ идеаломъ призваніе кармана; или полюбить другую душу. общественнаго зданія почиталось то политическое чтобы каждая изъ земныхъ душъ им'ёла право общество, котораго условія и основанія клонились къ тому, чтобы люди не мъшали людямъ веселиться. Это была религія XVIII въка. Одинъ изъ лучшихъ людей этого въка сказалъ:

Жизнь есть небесъ мгновенный даръ: Устрой ее себѣ къ покою. И съ чистою твоей душою Благословляй судебъ ударъ

Пей, жив и веселись, сосъдъ! На свътъ жить намъ время срочно. Веселье то лишь непорочно. Раскаянья за кончъ нѣтъ!

дуватели — нъмецкие философы, къ которымъ по укажу на искусство. Прежние романы всегда окан-

до автора «Киргизскаго Пленника» и иныхъ про- этомъ истинномъ chef d'oeuvre русской литерачихъ, и т. д. Но горе тому, кто придетъ къ ней туры — и которыхъ наконенъ нелавно убила съ поэмой въ рукахъ, когда бываетъ мода на наповалъ «Библіотека для Чтенія». Эти новые чинителя отъ свиста и шиканья. И такъ, публи- нравственныя правила, вследствіе которыхъ пель ка, какъ и большой свъть, прощаеть анахро- бытія человъческаго состоять будто бы не въ низмы только генію, таланту и вообще истинной счастьи, не въ наслажденіяхъ земными благами. а въ полномъ сознаніи своего человѣческаго достоинства, въ гармоническомъ проявлени сокровишъ своего духа. Но этимъ не кончилась дерзость опасныхъ вольнопумпевъ: они стали еще утверждать, что булто только жизнь, исполненная безкорыстныхъ порывовъ къ добру, испол-Было время, когда думали, что конечная піль ненная лишеній и страданій, можеть назваться подлуннаго и взапуски сибшили жить, пока жи- животной. Некоторые поэты стали действовать лось, и наслаждаться жизнью во что бы то ни какъ будто по согласію съ этими злонамвренными стало. Разумъется, всякій по своему понималь и философами и распространять разныя вредныя въ томъ, что оно состоитъ въ наслаждения. За- женъ выразить хоть какую-нибудь человъческую сказать:

> Я все земное совершила! Я на землъ любила и жила!

или наконецъ просто имъть какой-нибудь высшій человіческій интересь въ жизни, только не наслажденіе, не объяденіе земными благами. Потомъ на помощь этимъ философамъ пришли историки, которые стали и теоріями, и фактами доказывать, что будто не только каждый человъкъ въ частности, но и весь родъ человъческій стремится къ какому-то высшему проявленію и развитію человъческаго совершенства; но зато Это была еще самая высочайшая нравствен- ужъ и катаетъ же ихъ, озорниковъ, почтенный ность; самые лучшіе люди того времени не могли баронъ Брамбеусъ! Я съ своей стороны, право, возвыситься до ея высшаго идеала. Но вдругъ не знаю, кто правъ: прежніе ли французскіе фивсе изивнилось: философовъ, пустившихъ въ лософы, или нынвшніе нвмецкіе; который лучше: оборотъ эти понятія, начали называть, говоря XVIII или XIX въкъ? но знаю, что между тъми и любимымъ словомъ барона Брамбеуса, надува- другими, между тёмъ и другимъ большая разница телями человъческаго рода. Явились новые на- во многихъ отношенияхъ. Не говоря о другихъ,

чивались бракомъ, богатствомъ и следовательно возможнымъ человъческимъ блаженствомъ; нынашніе почти всь такъ гадко оканчиваются, что

неудачному выбору переводчика, и еще болье не- въкъ, потягивая тибурское, восклицаль: удачному исполненію его труда. Видно, что онъ хорошо знаетъ французскій языкъ, но въ размолвкъ съ русскимъ синтаксисомъ.

сать правильно ни одной русской фразы!..

Художникъ. Т. м. ф. а. Спб. 1834. Три части. (Отрывокъ.)

Въ этомъ сочинении есть мысль и мысль прена ночь страшно и дочитывать ихъ. Прежде красная, поэтическая. Но ксполненіе этой мысли только въ трагеліяхъ допускалась плачевная раз- весьма неудачно; авторъ хотѣлъ изобразить жизнь вязка, и то ex officio, изъ подражанія грекамъ; художника въ борьбѣ съ людьми, обстоятельно зато быль выдумань новый родь — драма, ствами, судьбой и самимь собой, и написаль догерои которой хотя и претерпфвали много гоненій вольно большую книгу, которая наполнена общиза свою добродътель, но зато къ концу пьесы ми мъстами и до крайности утомляетъ читателя, женились и делались богаты; про нынешнія не доставляя ему никакого удовольствія. Причина лрамы я не говорю: срамъ да и только! Прежде очевидна: онъ не составиль себф ясной, отчетвъ коменіяхъ осм'єввались маленькіе дюдскіе не- ливой, глубокой и вёрной идеи о художник'ь, лостатки, какъ-то: привычка нюхать много та- - илен, почерпнутой изъ фактовъ и повесенной баку, употреблять часто въ разговор'я любимыя собственнымъ чувствомъ; онъ смотритъ на хупоговорки, какъ напр.: мелый мой! и тому подоб дожника съ той жалкой и устарелой точки зреныя: нынче въ комедіяхъ хлещуть (да въдь нія, съ которой у насъ вообще смотрять на этотъ какъ?.. со всего плеча!) чиновниковъ которые предметъ, больше по привычкъ, больше по старовийсто того, чтобы служить государю вёрой и давнимъ преданіямъ, чёмъ вслёдствіе глубокаго правдой, думають только о чинахъ и взяткахъ, наблюденія и несомнѣнныхъ фактовъ, извлеченкакъ Фамусовъ, -- людей, которые, витсто того ныхъ изъ жизни известныхъ художниковъ. Какъ, чтобы любить, распутначають, словомь, вмёсто по общему повёрью русскаго народа, всякій умтого, чтобъ быть людьии, бываютъ скотами, ипроч. ница, двлецъ или мастеръ непремвино долженъ Во Франціи пишуть многія женшины; неко- быть горькимь пьяницей, мадымь, какъ говоритторыя изъ нихъ пишутъ (дивное дъло!) хорощо. ся, сорви-голова; такъ, по общепринятому миф-Неизв'єстная сочинительница «Наталіи» не при- нію многихъ нашихъ авторовъ и литераторовъ, надлежить къ числу хорошо пишущихъ, по но- художникъ непремънно долженъ быть чудакомъ, вымъ понятіямъ. Геропня ея романа въ восторгъ оригиналомъ, который со всъми бранится, ни съ отъ «Матильды» Коттенъ, и авторъ хлопочетъ о къмъ не можетъ ужиться, который безпрестанно томъ, чтобы показать способъ застраховать жизнь вдохновень, восторжень, никогда не знаетъ проженщины отъ несчастья на земль. Средствомъ къ заическихъ минутъ, который въ глаза называетъ этому, по ея метнію, должна быть слтпая по- встх подлецами, негодяями, а самъ свять какъ корность судьб'в и изб'вжаніе страстей и глубо- праведникъ, и незлобивъ, какъ голубь; его клякихъ чувствъ. Ей нётъ до того дёла, что можно нутъ, гонятъ, терзаютъ, а онъ всёхъ любитъ, быть несчастной, живя съ немилымъ мужемъ, какъ братьевъ, всёхъ благословляетъ и ненавичто жизнь безъ страстей и чувствъ есть не жизнь, дить одно злато и стяжаніе; потомъ ділается а опъпенълый сонъ альпійскаго сурка во время человъконенавистникомъ, мизантрономъ и ищетъ зимы; она не говорить женщинамъ, что бракъ уединенія. Нътъ, не таковъ художникъ! Все это безъ любви есть или торговая сдёлка, противная черты индивидуальности человёка, а отнюдь не совъсти и религія, или детскій легкомысленный общая характеристика художника! Художники, поступокъ, за который немудрено впоследствіи особенно въ наше время, и пьютъ, и едять, и дорого поплатиться, что для избъжанія размоль- любять денежки, какъ и всё смертные. Да и ки съ мужемъ или измёны ему не надо шутить много ли изъ нихъ такихъ, которые особенно замужествомъ прежде замужества: натъ, она ла- прославниись своими страданіями? многіе ли изъ зеть вонъ изъ кожи, чтобъ показать гибельныя нихъ испытали участь Тасса? Начнемъ съ древследствія пылкихъ страстей, на манеръ Жан- нихъ: изъ греческихъ Гомеръ — миюъ; прочіе лисъ, Коттенъ и прочей литературной сволочи жили счастливо, были любимы и уважаемы сводобраго стараго времеви. Несмотря на то, что въ ими согражданами; хотя Демосеенъ сюда собэтомъ романт есть мысль, есть нткоторая зани- ственно не относится, какъ не художникъ, но и мательность, происходящая не отъ таланта ав- тотъ погибъ не за свой удивительный даръ, а за тора, а отъ его литературной цивилизованности, политическія мижнія; изъ римлянъ Виргилій и если можно такъ сказать, нельзя не удивиться Горацій жили очень хорошо, и посл'ёдній ц'ёлый

### Хвала, умфренность златая!

Изъ новыхъ особенно не посчастливилось ис-Куда ужъ намъ, бедиммъ, думать о томъ, панскимъ и португальскимъ поэтамъ, и то за то, чтобы наши собственныя произведенія какой- что они захотёли быть умнёе глупых всюмх нибудь мыслыю выкупали недостатокъ таланта, соотчичей; но въдь и то сказать: гдв же это и когда мы еще плохо знаемъ или совствъ не любять? Шекспиръ жилт въ ладу съ людьми и знаемъ русской грамматики, и не ум'вемъ напи- умеръ владельцемъ порядочнаго пом'встья, а развъ это не большое счастье? Французские поэты,

съ Расина по Вольтера \*) включительно, были раза, и его тотчасъ забываещь, какъ скоро заочень счастливы. Жильбертъ и Андрей Шенье кроещь книгу. . . . составляють исключение, да объ нихъ мало и знаютъ: притомъ же они хотели быть честными люльми и плохо знали философію XVIII вѣка! О нынфшнихъ французскихъ поэтахъ нечего и говорить: всв они богаты, следственно счастливы, хвалимы, следственно довольны, некоторые изъ нихъ, какъ напримъръ знаменитый Викторъ сказать, во Франціи (а это почти одно и то же) Гюго, хорошіе граждане, хорошіе супруги, отцы глухо началь раздаваться какой то ропоть прои люди, несмотря на кровавый и безчинный ха- тивъ священнайшаго гражданско-религіознаго рактеръ своей музы. Изъ англичанъ Байронъ... установленія — брака; начали обнаруживаться ла онъ быль большой чудакь, жертва самого какія-то сомнёнія насчеть его законности и себя, своей мысли, и это то, кажется мнт, всего даже необходимости; теперь этотъ ропотъ преболье можеть быть истиннымъ несчастиемъ ху- вратился въ какой-то неистовый вопль, а содожника. Вальтеръ-Скоттъ былъ богатъ, знатенъ, мнёнія начали предлагаться во всеуслышаніе, славенъ, добръ, честенъ, любилъ людей и жилъ съ въ видъ какой-то аксіомы. Теоретическихъ доними въ ладу. Изъ нъмцевъ почти не было не- казательствъ нътъ, да, благодаря нелъпости счастныхъ поэтовъ: Гёте, одному изъ предста- этой мысли, и не можетъ быть; итакъ, прибъгли вителей нёмецкой литературы, вездё было хо- къ другому способу, къ практическому, и избрарошо, можеть быть потому, что онъ быль выше ли орудіемь искусство, которое во Франціи нивсего: Шиллеру, другому представителю немец- когда не существовало само для себя, но всегда кой литературы, тоже вездёбыло хорошо, потому служило какимъ-нибудь внёшнимъ, практичечто его счастье было не отъ міра сего.

ковъ, и вы увидите, что художникъ совсемъ не ской литературной братіи, всё тайно или явно синонимъ слову сумасшелшій и мученикъ: многіе вооружились противъ брака, у всёхъ, въ осноизъ нихъ рёшительно гнусны, какъ люди, и ваніи каждаго произведенія, начала пробиватьтолько въ поэтическія міновенія бывають велики; ся эта arrière pensée. Но женщины-писательи это очень понятно, ибо поприше поэта есть ницы, главою которыхъ явилась знаменитая больше чувствованіе, чёмь дёйствованіе.

Пока не требуетъ поэта Къ священной жертвѣ Аполлопъ, Въ забавахъ суетнаго свъта Овъ малодушно погруженъ. Молчить его святая лира, Душа вкушаетъ хладный сонъ, И межъ дътей вичтожныхъ міра, Выть можеть, встхъ инчтожитй онъ!

числу техъ нескладныхъ и нелепыхъ созданій, этотъ вопросъ по своему. которыя были бы въ тягость и себъ, и людямъ, Въ мірт все имфетъ свое назначеніе, все еслибы были возможны. Къ счастью, это только прекрасно въ предёлахъ своего назначенія п мечта, самая неудачная и неестественная. Т. дурно внё его; это вёчный неизмёняемый зам. ф. а. не извелъ этотъ идеалъ изъ міра души конъ Провидінія. Женщина-амазонка, какаясвоей, а слинить его по разсчетамъ возможно- нибудь храбрая Брадаманта, вь поэми можетъ стей. Поэтому его герой не возбуждаеть никакого быть не больше какъ смёшна, но въ дёйствиучастія, не имбеть никакого опредфленнаго об- тельности она существо въ высочайшей степени

Жертва. Литератирный эскизь. Монборнъ. Переводъ съ французскаго Z... Москва.

Въ послъднее время въ Европъ или, лучие скимъ пълямъ. И вотъ, начиная съ первыхъ Перечтите біографіи всіхъ великихъ художни- коринеевъ французской литературы до нищен-Жоржъ-Зандъ, и которыхъ во Франціи такъ же много, какъ на Руси бездарныхъ стихотворцевъ и романистовъ, женщины-писательницы, говорю я.. но постойте... позвольте мев на минуту уклониться отъ матеріи... я страхъ какъ люблю отступленія, это мой конекъ...

> Что такое женшина-писательница? Женщина имъетъ ли право быть писательницей?

Вопросъ очень не новый: его предлагала и Вообще надо замътить, что художникъ у насъ ръшала еще покойница бабушка мадамъ Жанеще загадка, неуловимая, какъ женщина, и его лисъ, которая, какъ всемъ известно, была изъ невозможно подвести подъ общія черты. Въ од- самыхъ задорныхъ писательницъ. Брюзгливая помъ мъстъ онъ — царь и пророкъ, какъ Да- старушка (я не умъю представить ее иначе, какъ видъ, въ другомъ — мученикъ, какъ Тассъ, въ подъ формой старой брюзги) сказала и доказала третьемъ — богачъ, какъ Байронъ, въ четвер- (не помню, гдв именно), что авторство ни въ катомъ-нищій, какъ Сервантесъ, тамъ министръ, комъ случав не есть дело женщины. По истине, какъ Державинъ, тутъ беззаботный весельчакъ- безпримърное самоотворженіе!... Впрочемъ мополитикъ, какъ Беранже; здѣсь его гонятъ, не- жетъ быть въ этомъ случаѣ ей хотѣлось упронавидять; тамъ ласкають и любять, и пр., и пр. чить за собой литературную монополію, и по-Художникъ г-на Т. м. ф. а. принадлежитъ къ тому мы вправѣ ей не повѣрить и разсмотрѣть

> отвратительное и чудовищное: мужчина съ женоподобнымъ характеромъ есть саный ядовитый пасквиль на человъка.

<sup>\*)</sup> Кромѣ Руссо, который былъ слишкомъ благороденъ и высокъ, чтобъ быть счастивымъ во вре-мена Вольтеровъ, Мармонтелей, Лагарповъ, и пр.

sa place!

не греза; цёль ея не наслажденіе, не счастье, кретаря въ какомъ-нибудь судѣ уёзднаго города, че блаженство: нътъ, она есть великій даръ Про- не дізь въ губернаторы, хотя бы ты и имізль виденія. Безумный хватается за этоть дарь какъ возможность добиться этого места, но предоставь за игрушку в легкомысленно играетъ имъ какъ его достойнайшему себя; если природа осудила игрушкой: мудрый принимаетъ его съ покор- тебя на смиренную прозу деловыхъ бумагъ и приностью, но и съ трепетомъ, ибо знастъ, что это холорасходныхъкнигъ, то занимайся же честно и есть прагодънный залогь, который онь должень добросовъстно этой бъдной прозой, а не надъбулеть некогда возвратить въ чистоте и це вай на себя, подобно самозванцу, венка поэта, лости. Что это есть тяжкій, страдальческій хотя бы ты и могь сдёлаться предметомъ удикрестъ, награлой котораго будетъ терновый въ- вленія не только для своего муравейника, но и непъ и чувство исполненнаго долга. Выразить всего современнаго человъчества, и коварно вылостоинство человъческое, проявить въ себъ манить у него незаслуженные лавры: тогда ты илею Кожества - вотъ назначение смертнаго, и булещь великъ, истинно великъ, булучи малымъ воть почему, вслёдствіе справедливаго закона и неизв'єстнымъ Найдешь и безъ того средства въчной премудрости, сила заключается въ сла- быть полезнымъ и свершить свой подвигъ, было бости, величіе — въ ничтожестве, безконечность — бы стремленіе, а міръ и жизнь безконечны! въ ограниченности, и вотъ почему скупельный, волнуемый своекорыстными страстями, сосудъ деятельности мужчины; целый міръ есть его влачеловъка можетъ быть жилищемъ Духа Свято- дъніе; какое же поприще, какой же міръ отданъ го. Безъ борьбы нътъ заслуги, безъ усилій нътъ во владеніе женщинь? побълы. Лва пути велуть человъка къ его пъли: путь разумънія и путь чувства, и благо ему, быль кругь дъятельности, избранной мужчиной, когда они оба сливаются въ пути деятельности! но всякая сознательная деятельность есть путь Везгранично поприще д'ятельности для мужчи- къ совершенію подвига жизни, а подвигъ жизни ны: едва сознастъ онъ свое бытіе, едва почув- равно для всёхъ тяжелъ и ужасенъ. Но правоствуетъ свои силы, и ему, юному жителю міра, судное и любящее Провиденіе Божіе, возложивъ весь міръ отверзаеть свои сокровища и, покор- на челов'єка бремя его жизни и подвига, разочло ный могуществу его мысли, предлагаеть всв и взвёсило силы его человёческой природы и орулія, какія нужны ему для совершенія его въ этомъ нам'треніи дало ему новый, вні его саподвига. Если онъ чувствуетъ въ груди своей мого находящійся источникъ силы, въ той таинтревогу генія, если во внутреннемъ слух души ственной симпатін, въ той высокой душевной гарраздается какой-то таинственный зовъ, манящій монін, въ томъ чистомъ, эеирномъ пламени любего, подобно колокольчику Вадима, въ туманную, ви, которое соединяетъ его съ женщиной. Женнеизвъданную даль, - онъ пероиъ, кистью, ръз- щина - ангелъ-хранитель мужчины на всъхъ стуцомъ, звуками вызываетъ изъ души своей новые пеняхъ его жизни: ея бдящій поцечительный міры, полные жизни и очарованія, или углубляется взоръ встрѣчаетъ онъ при самомъ своемъ появлевъ природу, допытывается ея тайнъ и сообщаеть ніи на свъть и, прильнувъ къ источнику любви ихъ людямъ въ живомъ знаніи, или властвуетъ и жизни, къ ней обращаетъ онъ съ безсознаими для ихъ же блага мечомъ, волей, дъломъ и тельной любовью свою первую улыбку; ея имя словомъ. Если же природа и не дала ему генія, произносить онъ въ своемъ первомъ, младенчето и тогда общирно его поприще, велико его на- скомъ лепетъ; ея любовь напутствуетъ его до сазначеніе: ему остается честнымъ, безкорыстнымъ маго того міновенія, когда жизнь исторгаеть его трудомъ, благороднымъ презрѣніемъ лачныхъ вы- изъ ея нѣжныхъ материнскихъ объятій; потомъ годь, готовностью самопожертвованія въ дёлё ея взоръ возбуждаеть въ немъ, необузданномъ правды водворять добро въ томъ маломъ и тъс- юношъ, пламень благородныхъ страстей, порывы номъ кругу, который назначило Провидёніе для къ высокому въ дёлахъ и помыслахъ, крёпитъ его дъятельности, по мъръ его душевныхъ силъ. его душу, кипящую избыткомъ силъ, и укрощаетъ Кто не можетъ быть маркизомъ Позой, тотъ мо- дикіе порывы его буйной воли, и его, юнаго, жетъ быть Феликсомъ Феномъ: ибо сила въ без- мощнаго льва, безсознательно стремитъ, съ силін, величіе въ ничтожности, безконечность въ удвоенной энергіей, къ его цёли, маня сладостограниченности, ибо овому талантъ, овому два, а ной наградой своей взаимности — этимъ подъло въ томъ, чтобы не закопать въ землю своего следнимъ, возможнымъ на земле блаженствомъ, таланта, но возвратить его Вертоградарю съ ро- после котораго человеку ничего не остается жестомъ. Тотъ подлъ, кто береть на себя трудъ лать для себя. И какая нужда, если смерть или выше силь своихъ или, обольщаясь ложнымъ обстоятельства жизии не дадуть ему выпить до блескомъ, идетъ наперекоръ врожденнымъ склон- дна фіалъ блаженства, или если, витсто чаръ ностямь и дарованію; величайшая мудрость со- взаимности, онъ вкусить муки отверженной любстоитъ въ смиренной покорности своему назначе- ви?.. Но если мужчинъ суждено и блаженство

Tout est bon, tout est bien, tout est grand à Him. Кто противится ему, тотъ бунтовщикъ противъ въчныхъ и справедливыхъ законовъ Прови-Жизнь человъческая есть не сонъ, не мечта, дънія. Если тебъ едва подъ силу должность се-

Итакъ, цълый міръ есть открытое поприше

Какъ бы ни тъсенъ, какъ бы ни ограниченъ

шее вкусить ему всв человвческія радости!

и самоотверженія — въ тысячу разъ похвальніве природы — пламень своего чувства. внушить «Освобожденный Іерусалинь», нежели нѣжная мать, преданная супруга-вотъ святой тельна. и великій подвигь ся жизни, воть святое и великое ея назначеніе! Природа дала мужчин в мощ- щину? Все прекрасно и высоко въ предвлахъ ную силу и дерзкую отвагу, мятежныя страсти и своего назначенія, и все доджно гордиться и рагордый, пытливый умъ, дикую волю и стремление доваться своимъ назначениемъ, ябо оно есть воля къ созданію и разрушенію; женщинъ дала она Провидънія. Кто въ юности не почиталь себя красоту вибето силы, избыткомъ ибжнаго и тон- поэтомъ, кто избытка чувствъ не принималъ за каго чувства заменила избытокъ ума, и опреде- пламень вдохновенія, кто не писаль стиховь? Эта лила ей быть весталкой огня кроткихъ и возвы- слабость простительна въ мужчинъ; но и онъ шенныхъ страстей: и какая дивная гармонія въ см'яшонь и презрителень, если на зло разсудку этой противоположности, какой звучный, гром- и вопреки природ в гр в своей юности сд влаетъ кій и полный аккордъ составляють эти два со- грёхомъ своей жизни, нбовъ такомъ случатонъ вершенно различные инструмента! Воспитание есть самозванець, бунтовщикъ противъ въчныхъ женщины должно гармонировать съ ея назначе- уставовъ Провиденія. Что жъ должно сказать о ніемъ, и только прекрасныя стороны бытія долж- женщин в?.. ны быть открыты ея въдънію, а обо всемъ продушномъ незнаніи: въ этомъ смысл'є ея односто- люблю женщинъ-писательниць! Богъ съ ними! ронность въней достоинство; мужчин в открыть Обращаюсь къ прерванной нити моего разсуждевесь міръ, всв сторовы бытія.

тельнипей?

преданной любви и покорнаго страданія; всезна- сенсимонизмъ, эта жажда эмансипаніи: ихъ источніе въ ней ужасно, отвратительно, а для поэта никъ скрывается въ желаніи им'єть возможность долженъ быть открытъ весь безпредёльный міръ удовлетворять порочнымъ страстямъ. Une fem-

взаимности, и блаженство соединенія, то она же, мысли и чувства, страстей и эфль. Знаемъ много все она, въ дътахъ его мужества, путеводная лу- женщинъ-поэтовъ, но ни одной женщины-генія: чезарная звъзда его жизни, опора, источникъ ихъ созданія недолговъчны, ибо женщина только силы, который не ласть душь его остыбуть, очер- тогда поэть, когда любить, а не тогда, когда твостветь и ослабнуть. Въ старости она — блёдный рить. Природа уделяеть имъ прогда искруталанта. лучъ солнпа. напоминающій ему, что для него но никогда не даегъ генія: Коринна побъждала было некогла другое, яркое и пламенное солнце, Пиндара на играхъ одимпійскихъ, но Пиндаръ поскошно освещавшее дорогу его жизни и дав- победиль Коринну въ потомства, ибо потомство рукоплещетъ созданію, а не твориу, и его не Итакъ, поприще женщины — возбуждать въ подкупишь роскошью стана, предестью дина! И мужчина энергію души, пыль благородныхь стра- воть почему, когда читаель произведеніе женшистей, поддерживать чувство долга и стремление ны, дышащее живымъ, неподдельнымъ чувствомъ, къ высокому и великому - вотъ ея назвачение, и блещущее искорками таланта, то невольно жалъоно велико и священно! Для нея — представитель- ещь, думая, чемъ бы могла быть такая женщиницы на земл'в красоты и граціи, жрицы любви на, и на что бы могла обратить прекрасный дарь

Женщина должна любить искусства, но любить самей написать его, такъ же какъ въ тысячу разъ ихъ для наслажденія, а не для того, чтобы самой похвальнее вручить своему избранному щить съ быть художникомь. Неть, никогда женщина авзавѣтомъ «съ нимъ или на немъ!», нежели самой торъ не можеть ни любить, ни быть женой и маброситься въ ныль битвы съ оружіемь въ ру- терью, ибо самолюбіе не въ ладу съ любовью, а кахъ. Утъщительница въ бъдствіяхъ и горестяхъ только одинъ геній или высокій талантъ можетъ жизни, радость и гордость мужчины, она гиб- быть чуждъ мелочного самолюбія, и только въ кая доза, зеденый плюшь, обвивающій гордый одномь художник в муждан в эгонамь самолюбія лубъ, благоуханная роза, растущая подъ кровомъ можетъ иметь даже свою поэзію, тогда какъ въ его могучихъ вътвей и украшающая его уединен- женщина онъ отвратителенъ... Словомъ, женшиную и суровую жизнь, обреченную на двятель- на-писательница съ талантомъ жалка, женщинаность и борьбу. Предметъ благоговъйной страсти, писательница бездарная — смъщна и отврати-

И должно ли, и можеть ли это оскорблять жен-

Но мое отступление уже черезчуръ длинно и чемъ она должна оставаться въ миломъ, просто- вфроятно также и скучно, а все оттого, что я не нія. Я остановился, помнится, на томъ, что во Что же такое женщина-писательница? Жен- Франціи женщины-писательницы съ особеннымъ щина имфетъ ли право и можетъ ли быть писа- ожесточениемъ возстали на бракъ. Нужно ли говорить, чего хочется этимъ женщинамъ, чего до-Прекрасны изображенія Сафо и Коринны, пре- биваются он'я? Еслибы еще он'я увлекались ложкрасны, какъ поэтическія грезы, какъ созданія ными, но поэтическими идеями о добренькомъ фангазіи; но что такое онв въ самомъ двль? Ама- старичкв платонизмв, или не менве ложными зонки, Брадаманты, «академики въ чепцахъ», к не менте поэтическими идеями объ отречени «семинаристы въ желтыхъ шаляхъ»! Уму женщи- отъ всёхъ человёческихъ чувствъ и принесеніи ны извъстны только немногія стороны бытія или, ихъ въ жертву какой-нибудь задушевной мысли дучше сказать, ея чувству доступенъ только міръ — такъ и быть! Но нѣть, очень понятенъ этотъ la femme emancipée.

кончатся, и истина возстановится во всемъ своемъ чиненій жертвами вашей безграмотности!... блескъ. Итакъ, заключаю: «Провидъніе ведетъ человъчество къ его цели путями длинными и таинственными; часто то самое, что повидимому должно бы отдалить его отъ этой цёли, прибли- Кока. Спб. 1835. Двп части. жаеть его къ ней: это попятныя движенія впередъ».

тельвины!..

те emancipée—это слово можно-бъ очень ввр- А что же мой романъ, что моя «Жертва»? но перевести однимъ русскимъ словомъ, да жаль. Гдё она, я уже и забылъ о ней, увлекцись мычто его употребление позволяется въ однихъ сло- слями, которыя она во мив возбудила. Иди, дучваряхъ. да и то не во всехъ, а только въ са- ше сказать, что скажу я вамъ о ней? Какъвымыхъ общирныхъ. Прибавлю только то, что жен- скажу я вамъ въ сотый разъ давнишнюю, стапина-писательнина въ накоторомъ смысла есть рую новость? Но ладать нечего, не раль, а готовъ-охота пуше неводи. Итакъ, изволите ви-Но какая причина тому, что писатели стали дъть: «Жертва, литературный эскизъ» есть одна такъ возставать противъ брака? Причина оче- изъ тысячи и одной филиппикъ противъ брака. вилна: они не умфють отличить илеи брака отъ Пфло въ томъ, что злодфи-опекунъ влюбляется злоупотребленій брака. Люди все опрофанировали, въ свою племянницу и волочится за ней, а сиони торгують своими чувствами, совъстью, они ротка была дъвушка comme il faut, да къ тому изъ брака, одного изъ священивнимъ устано- ужъ и любила другого. Дядюшка остался съ новленій, следали родъ торговой сделки, и надо ска- сомъ и взоесился. Чтобы отомстить ей, онъ вызать правду, ничто такъ не пострадало отъ зло- даетъ ее насильно за негодяя, который ничему употребленій развращенной человіческой воли, не вірить, проматываеть ся имініе и ділають какъ бракъ. Но доводьно: нетъ ничего сменине ее несчастной. Па зачемъ же она выходила за и глупве, какъ съ важностью доказывать, что него? спросите вы. Развъ во Франціи нътъ залважды два — четыре. Но, скажутъ многіе, ка- коновъ противъ насилія? О, есть, и очень спраковы же должны быть всв эти люди, которые ведливые, даже очень снисходительные въ отноотвергають святость и необходимость брака? не шеній къ свободь выбирать и перемынять мужей истинныя ди они чудовища? — О нътъ, милости- и женъ. Такъ въ чемъ же дъло? А вотъ въ чемъ: вые государи, я совсёмъ не такъ думаю о нихъ. дёвушка была слабаго характера, не посмёла По моему мнёнію, многіе изъ нихъ можетъ быть противиться ненавистному дядё, хотя и знала, очень добрые и почтенные дюди, даже способны что имфетъ право не слушаться его, да автору наеделаться хорошими супругами и отцами: отли- до было какъ-нибудь прицепиться къ браку, хоть чайте преувеличение отъ злонам тренности. Ярост- онъ тутъ не виноватъ ни душой, ни тъломъ. Въ ная волна подмываетъ песчаный берегъ и събез- самомъ дёлё, прекрасная логика! Дёвушка посиліемъ разбивается о гранитную скалу: для со- гибаетъ отъ слабости характера, а бракъ виномивнія также есть свои несчаные берега, свои вать! Но довольно, романъ такъ плохъ, такъ дугранитныя скалы. Не бойтесь за бракт, не стра- рень, что не стоить их критики, ни внимательшитесь эманципаціи женщинъ: все это вздоры наго разсмотрівнія. Мадамъ Монборнъ не импетъ довольно милые и забавные, но ни мало не опас- ни искры дарованія, и в троятно во Франціи ные. - Но какая же польза оть этихъ новыхъ пользуется такимъ же авторитетомъ, какъ у насъ, мивній, этихъ безиравственныхъ филиппикъ про- на Руси, г-да А, В, С, D и другіе прочіе. Не тивъ въковой, очевидной истины? О, очень боль- знаю, съ чего вздумалось какому-то г-ну или кашая! Знаете ли что? У людей преслабая память; кой-то г-ж В Z... перевести этотъ романъ на русони находять истину и следують ей; потомъ эта скій языкъ, какъ будто бы на Руси и безъ истина, по ихъ похвальному обычаю, мало-по-малу него мало дурныхъ романовъ; еще менве пониискажается и наконецъ д'влается совершенной маю, съ чего этому таинственному г-ну или этой ложью; люди привыкають къ ея искаженному, таинственной г-жф Z... вздумалось перевести его обезображенному виду, отъ души въря, что она самымъ безграмотнымъ образомъ, однимъ словомъ, всегда была такова; когда какой-нибудь безпокой- самымъ московскимъ переводомъ. Вфрно это заный чудакъ посмъется надъ ихъ истиной, они раз- казецъ какого-нибудь московскаго Лавока?.. Г-нъ сердятся, начнуть ее защищать, подвергнуть ее или г-жа Z..! если уже вамь нельзя не перевострогому анализу и доищутся до ея начала и дить, то, Бога ради, переводите романы только вспомнять ее въ ея первобытной чистоть. Споры вродь этой «Жертвы» и не делайте хорошихь со-

Сынъ жены моей. Романъ. Соч. Иоль-де-

«Это сочинение хорошо, но только безнрав-Да, можеть быть уже не далеко то время, ствепно, а это и хорошо, и отличается чистъйшей когда люди не только перестануть вооружаться правственностью и прекраснымъ слогомъ». Такъ противъ брака, но перестанутъ и торговать имъ; думалъ и говариваль, бывало, покойникъ ХУІІІ когда женщины не только перестануть авторство- въкъ, который, какъ всемъ извъстно и въдомо, вать, но даже перестануть и върить тому, что- самъ отличался чистъйшей нравственностью и въ бы когда-нибудь существовали женщины-писа- дёлахъ, и въ помыслахъ. «Какъ безиравственна юная французская литература! нельзя имчего

лять прочесть мололому человёку, не говоря уже рубашка къ телу ближе, и виля зло, угнетенія. о левушке и лаже всякой женшине!» Такъ во- неправосуліс, не вмешиваться не въ свои лела, піють нын'в почтенныя развалины почтеннаго если меня не трогають. Такъ и думаль XVIII ХУНІ въка, обломки добраго стараго времени. въкъ. Всъ писали и говорили о нравственности, «Нравственность въ литературф!» Да, это во- и ин въкомъ не было правственности, ибо никто просъ, и вопросъ глубокій, многосложный, на ко- не в'яриль достоинству челов'яка, великости его торый французъ можетъ написать два томика назначенія. въдежвалнатую долю, а немень - двеналнать томовъ in quarto. Не почитая себя способнымъ ни въ моей жизни, долженъ употребить ее на свякъ тому, ни къ другому труду, я постараюсь въ той подвигъ, какъ завѣщалъ это намъ Распятый легкой журнальной статейк бросить взглядь на за нась, — и могу и въ такомъ случа зани-«нравственность въ литературу».

люли повторяють, не вникая въ ихъ значене, оно невозможно для меня, прости, счастливое сане условливаясь въ ихъ смысль, повторяють и модовольство, и уже не могу обмануть себя. Такъ серпятся, когла кто-нибудь осм'ялится сказать: думаеть XIX в вкъ, ибо одъ если еще не вполить «да что же это такое, милостивые государи?» ув врился, то уже начанаеть в врить въ достоин-Къ числу такихъ странныхъ словъ принадле- ство человѣка, въ великость его назначенія. жать «нравственность вообще» и «нравствен- Весьма не трудно приложить это понятіе о ность въ литературъ. Преваје передали намъвъ нравственности вообще къ «нравственности въ изящныхъ формахъ кровавую исторію Эдипа и литературів». Какое мив дівло, что въ романів фамиліи Атридовъ, — исторію, полную мрачныхъ или драм'я доброд'ятельный погибаетъ, а порочзлопъйствъ, возмутительныхъ преступленій, какъ- ный торжествуетъ? Если доброд'ьтельный боится то: отцеубійства, братоубійства, мужеубійства, пасть за правду, если онъ ропщеть на Провид'ькровосм'ященія, и блюстители нравственности на- ніе за то, что оно попускаетъ торжествовать надъ ходили тутъ бездну правственности; потомъ пи- нимъ пороку, онъ уже не добродътеленъ: онъ сатели, появившіеся въ конц'є XVIII и начал'є поденщикъ, просящій платы за труды, овъ лю-XIX вѣка, начали изображать жэзнь во всей ея битъ добро не для добра, а изъ желанія награужасающей наготь и истинь, и хотя они въ ды. Ныть, если онь добродьтелень истинно, то ужасномъ далеко не превзошли древнихъ, но благодари Провидение за бедствие, лобызай каблюстители нравственности оглушающимъ хоромъ рающую руку. Если во мит есть чувство добра, заревѣли противъ безиравственности новѣйшихъ меня не испугаетъ зрѣлище ужасовъ и страдаписателей. Воля ваша, а туть есть недоразумь- ній, вопль проклятій и богохуленій, представляеніе. Кажется, все діло въ томъ, что дурно усло- мыхъ мні Евгеніемъ Сю, Бальзакомъ, Лакруа и вились въ значеніи слова «безнравственность». другими, ибо царство добраго не отъ міра сего.

Что такое вравственность? Въ чемъ должна состоять нравственность?—Въ твердомъ, глубо- не такъ глубока и ужасна; она, напротивъ, очень комъ убъждении, въ пламенной, непоколебимой весела и снисходительна къ слабостямъ человъвъръ въ достоинство человъка, въ его высокое ческимъ, но зато и убійственна для чувства назначеніе. Это уб'єжденіе, эта в'єра есть источ- правственности, соблазнительна и развратна. Эти никъ всвую человвческихъ добродвтелей, всвую спены сладострастія, набросанныя игривой кидъйствій. Если я твердо убъжденъ въ томъ, что стью съ чувствомъ самоуслажденія, эти невинміръ-обширная торговая площадь, гдъ люди об- ные экивоки, отъ которыхъ закипаетъ молодая маномъ, и мытьемъ, и катаньемъ, выторговываютъ кровь юноши и волнуется грудь д'явушки, --- вотъ другъ у друга тепленькое м'естечко, гд'е бы мож- она, вотъ ядовитая отрава нравовъ! Это хорошо но было и повсть сладко, и соснуть мягко, и по- известно многимъ, которые, еще бывши детьми, гулять весело, — илощадь, на которой всякій ду- читали философическія пов'єсти Вольтера, «Contes маетъ только о своихъ барышахъ и почитаетъ поз- en vers» Лафонтена, «Кавалера Фобласа» и друволительными всв средства къ достиженію сво- rig chefs-d'oeuvres XVIII въка.

маться мелочами жизни, быть пустымь, лаже На языкъ человъческомъ есть слова, которыя злымъ человъкомъ, но уже прости, счастье жизни,

Вотъ другое дело литература XVIII века, она

ей цёли, и между тёмъ повторяеть общія м'єста Передо мной лежить романь Поль-де-Кока морали, не въря имъ, — то скажите, Бога ради, «Сынъ моей жены», перелистываю его съ раззачемъ же я долженъ быть добрымъ, честнымъ, становкой и трепещу при мысли, что это подлое великодушнымъ, зачъмъ осужу я себя на лише- и гадкое произведение можетъ быть прочтено нія, на страданія, когда могу наслаждаться бла- мальчикомъ, дівочкой и дівушкой; трепещу при гами жизни! Я былъ бы въ такомъ случат мысли, что Поль-де-Кокъ почти весь переведенъ очень глупъ, не правда ли? -- Развъ изъ на русскій языкъ и читается съ услажденіемъ страха угрызеній сов'єсти? Но зач'ємъ же всей Россіей!.. Боже великій! и есть люди, комив и злодвиствовать, зачемь губить ближ- торые печатно хвалять его и находять его саняго? я буду только обманывать его, заставлять мымъ правственнейшимъ изъ современныхъ франего служить миф, предоставляя и ему какія-ни- цузскихъ писателей, его, грязнаго осадка отъ мутбудь выгоды, но только помня твердо, что своя ной воды XVIII въка, его, угодника площадной

но». Для полноты картины выведенъ какой-ни- вещи, который имжетъ калмыкъ. буль гусаръ, пьянипа, буянъ и волокита на ставамъ Поль-де-Кокъ!

Кокъ превзощелъ самого себя въ пошлости и увидятъ изъ нея, что Жозефина, или по пебезиравственности; это самое худшее изъ его реводу Іозефина, оказывала многія благод'янія, сковскимъ, и очень удивился, когда, выписывая управлять собой льстецамъ и наушникамъ, и его заглавіе со встин библіографическими по- въ этомъ отношеній обнаруживала удивительную водъ есть истинная какографія логики, грамма- въ Жозефин'в женщину, какихъ много; но не увитики и здраваго смысла. Не выписываю фразъ, дятъ той необыкновенной Жозефины, странная ибо не могу ръшиться выборомъ.

Записки г-жи Дюкре о императрицъ Іозефинъ и ея современникахъ, и о дворахъ Наварскомъ и Мальмезонскомъ. Переводъ съ французскаго. Спб. 1835 Четыре части.

Не смотря на то, что «Записки г-жи Дюкре о Іо-

черни!.. А мы слушаемъ и въримъ!.. Слава доты и дворскія сплетни. Ея взглялъ на веши самый картофельный, самый пансіонскій: она Что такое Поль-ле-Кокъ? кто онъ и откуда? удивляется всёмъ и всему, начиная съ Жан-0. это писатель удивительный! Хотите ли имъть лисъ до брилліантовъ императрицы Жозефины; понятіе о созданій и характер' его безчислен- у ней всу хороши, и она всухъ оправлываетъ, ныхъ твореній? У него по большей части герой Ея понятія—понятія XVIII в'єка: она лоброромана — литя природы, который ничему не учился, душно признается, что, «подобно всёмъ молодымъ не знаетъ даже грамоты, и потому свъжъ, кръ- дъвушкамъ, имъла преувеличенныя и ложныя покъ и смель, есть за троихъ и цьеть за деся- понятія о необходимости быть влюбленной въ терыхъ. Налобно еще зам'ятить, что онъ всегла не своего мужа», и пренаивно раскаивается, что законнорожденный: Поль-де-Кокъ-сенсимонисть! не вышла замужъ за богатаго и умнаго, Юность молодца проходить въ буянствъ, воло- но нетерпимаго ею человъка, который за нее китства за перевенскими давками, потомъ онъ сватался. Но это, скажуть, дала домашнія, ковступаеть въ военную службу или пускается въ торыя не им'єють никакого отношенія къ авторпутешествіе, діздая везді извістнаго рода про- ству.—Напротивь, очень большое, ибо отъ образа казы и тысячи пошлыхъ глупостей; потомъ влю- взгляда много зависить достоинство сочиненія. бляется, по незнанію, въ родную сестру... д'влает- Одинъ хохолъ-мужикъ сказалъ, что еслибы его ся кровосмъсителемъ... Это самая ужасная ка- слълали царемъ, то онъ украдъ бы сто рублей, тастрофа, которой разрешаются всё гордіевскіе да и убежаль; мужикь сказаль глупо потому, узды романовъ Поль-де-Кока, ибо всъ его герои что имель глупыя понятія о вещахъ. Спросите очень пламенны и нетерпъливы, а онъ самъ калмыка, кто истинно великій человъкъ?—Кто имъетъ свои собственныя понятія о блаженствъ имъетъ счастье быть калмыкомъ и знаетъ великую любви... Наконецъ дъло какъ-нибудь улажи- тайну Арчилана-Хубильгана (переселеніе душъ), вается, выходить, что обезчещенная не сестра отвътить онь вамь. Вследствіе этого ответа Намолодну, и что онъ почиталь ее сестрой по ошиб- полеонь и Шекспирь будуть исключены изъ чикъ; и романъ оканчивается счастьемъ, т. е. свадь- сла великихъ людей, и глупъ ли, уменъ ли этотъ бой и богатствомъ, и следовательно «нравствен- ответъ, но онъ есть результать того взгляла на

Можетъ быть многія подробности, находярости лътъ; на сценъ безпрестанно мужъя, обма- щіяся въ книгъ Дюкре, имъютъ свою относинываемые женами, трактиры, кабаки и т. д. Вотъ тельную важность въ глазахъ французовъ; но русскимъ читателямъ отъ этого не легче: книга Въ разсматриваемомъ мной романъ Поль-де- для нихъ такъ же скучна и утомительна. Они произведеній. Переводъ я сначала почель мо- любила Наполеона, своихъ д'втей, позволяла дробностями, увидель: «С.-Петербургь»; пере- слабость воли и характера; словомь, увидять судьба которой такъ тесно была соединена съ судьбой дива нашего времени: эта послёдняя Жозефина ускользичла отъ близорукой наблюдательности Дюкре.

Рейнскіе Пилигримы. Соч. Бульвера. Переводь ст французскаго. 1835. Четыре части.

Европейскіе журналы, преимущественно анзефинъ» получили во Франціи справедливый глійскіе, сколько ны могли замътить изъ «Revue усп'яхь и заслужили о себ'я отзывы многихъ Britannique», часто удивляють самыми странфранцузскихъ дитераторовъ, какъ говоритъ пере- ными, если не нелъпыми, сужденіями о литераводчикъ, и чрезвычайно понравились Бурьенну, турныхъ предметахъ, - сужденіями, которыя даже знаменитому менуаристу-эта книга мнъ очень и у насъ смъшны; часто они хлопочуть о такихъ не понравилась, и я думаю, что она не стоила вопросахъ, которые даже и у насъ уже не воперевода. Дюкре не имъетъ ни дара наблюда- просы. Не ходя далеко, укажемъ на статью о тельности, ни уманья схватывать разкія черты новой драма Виктора Гюго, помащенную ва одхарактеровъ и дёлъ, ни таланта разсказывать. номъ изъ №М «Артиста», французкаго журнала, Ея пов'єствованіе вертится на пустякахъ и мело- и переведенную въ «Наблюдатель». Но англійчахъ; содержание его составляютъ пустые анек- ские журналы особенно свидътельствуютъ о незавилномъ состояніи кратики въ Англіи. Нелавно не въ ролств'я ди онъ съ феями и гномами, ужъ мы прочли въ «Revue Britannique» статью объ не полариль ли ему Оберонъ своего лидейнаго Эдуарда Литтона Бульвера, -- новой англійской скипетра? Мы это сейчась увидимь, бросивши и слъдовательно европейской знаменитости. о взгляль на «Рейнскихъ Пилигримовъ». которой такъ много говорятъ и у насъ. Эта статья переведена въ «С.-Петербургскихъ Вёдо- Бульвера, прочитанный мной; но, судя по его хамостяхъ», повторена въ «Московскихъ Вёломо- рактеру и по упомянутой стать въ «Revue стяхь», и поэтому полжна быть извъстна русской Britannique», они могуть дать полное понятіе публикъ. Изъ нея видно то, что духъ англичанъ о Будьверъ. Вотъ въ чемъ состоитъ ихъ содерпринимаетъ новое направленіе, представителемъ жаніе: Тревеліанъ, молодой челов'якъ, съ душой котораго есть Бульверь. Въ чемъ же состоить сильной и характеромъ возвышеннымъ, любить это новое направление духа англійской напін? Гертруду Ванъ. — д'ввушку, которая им'ветъ все, Въ стремленіи къ жизни мечтательной, чисальной, что дъласть женщину на земл'я представительсовершенно противоположной ихъ положительной, ницей неба - красоту и способность къ нѣжной, разсчетливой, раціональной жизни. Правда ли это? пламенной любви, безграничному самоотверженію, Возможное ли это дело? Не знаю; по крайней преданности и высокой покорности судьбе; отецъ мъръ такъ говорить авторъ статьи объ Эдуардъ этой дъвушки, лицо тоже имъющее свою физіо-Литтон' Бульвер'; прибавлю еще, что онъ ви- номію, есть третій персонажъ романа Бульвера. дить въэтомъ новомъ направленіи много худого Прелестная, очаровательная Гертруда страждетъ и предсказываетъ близкую и ужасную реформу неиздѣчимой болѣзнью — чахоткой и по совѣту въ Англіи, обвиняя Бульвера въ томъ, что онъ докторовъ пускается въ путешествіе по берегамъ своими романами способствуеть этому вредному Рейна въ сопровождении своего отца и любовнинаправленію и своимъ огромнымъ авторитетомъ ка. Тревеліанъ, им'тя пылкое воображеніе, зная ускоряеть его развязку. Какъ бы то ни было, наизусть почти всв преданія, всв древне-ивмецэто вопросъ чисто англійскій, обстоятельство се- кія хроники, и притомъ обладая способностью мейное и для насъ совершенно постороннее; а пріятнаго разсказчика, разсказываетъ Гертруд'в вотъ въ чемъ д'яло: судя по великому вліянію, отрывки изъ этихъ преданій и хроникъ, чтобы которое авторъ статьи о Бульвера приписываеть отклонить ея внимание отъ собственнаго ея поэтому писателю, судя по огромному авторитету, ложенія. Все это очень естественно, все вірно, отъ ея впечатлівній, соскучившійся ея прозой, безстрастіи еще глубоко любящій дочь своюэтовъ не великъ, развъ онъ ниже генія Бульве- такъ противоположной разсчетливой жизни. ра? Странно! Что-жъ такое этотъ Бульверъ, что

«Рейнскіе Пилигримы» — елинственный романъ которымъ пользуется въ Англіи этотъ ея люби- прекрасно и занимательно. Эта Гертруда, премецъ и баловень, не имъете ли вы права заклю- красный, благоуханный цвътокъ, рожденный для чить, что Бульверъ есть писатель геніальный, того, чтобы заставить другое существо полюбить что цвфты его поэзін роскошны, благоуханны, жизнь, — эта Гертруда, стоящая на краю мокакъ плодородная природа Индіи, что его карти гилы и живъе ощущая прелесть жизни, и сильны чудесны и разнообразны, какъ безпредёльный нее желающая жить, и до послёдней минуты міръ Вожій, что онъ представляетъ природу и жизнь обманывающая себя лестной надеждой насчетъ преображенными, въ новомъ, волшебномъ, фанта- жестокой истины своего положенія; потомъ этотъ стическомъ свътъ-не правда ли? Но-увы!- Тревеліанъ, сосредоточившій въ самомъ себъ всъ ничего этого нътъ: Бульверъ поэтъ, какихъ мно- силы души своей и кажущійся спокойнымъ и хого; поэтъ второклассный, если не третьеклас- лоднымъ, тогда какъ въ его сердце горитъ пласный: его романы какъ романы— середка на по- мя любви и чувства, — этотъ гордый, крѣпкій ловинь, хотя въ нихъ и блестятъ искры истин- дубъ, опертійся на розу и долженствующій наго неподдёльнаго таланта. И въ самомъ дёлё, пасть, когда она увянетъ; наконецъ этотъ стане странно ли думать, чтобы британецъ, гордый, рикъ Ванъ, извъдавшій жизнь, утомившійся ея разсчетливый, пресыщенный жизнью, усталый обманами, опершійся на самого себя и въ своемъ сталь искать отдохновенія и освеженія для сво- всё эти лица, повторяю, имёють собственную ей души не въ Шекспиръ, не въ Байронъ, не физіономію и живо занимають вниманіе читатевъ Вальтеръ-Скоттъ, не въ Куперъ или Томасъ ля своей судьбой, своимъ положениеть, своей лич-Мурф, а въ Бульверф? Развф поэзія этихъ по- ностью. Но не здфсь Бульверъ, онъ въ эпизоэтовъ положительна, суха, утомительна, неспо- дахъ, онъ въ разсказахъ Тревеліана; въ нихъ собна потрясти самую холодную душу, распалить сидится онъ оживить старину съ ея волшебными самое вялое воображение? Развъ геній этихъ по- воспоминаніями, съ ея романической жизнью,

Эти эпизоды прекрасны, когда дёло идетъ объ онь за чародей такой, что мановеніемь своего вол- изображеніи чувствы и положеній человеческихь, шебнаго жезла заставляетъ англичанъ забывать общихъ всёмъ вёкамъ, всёмъ народамъ, и посвои конторы и биржу, свои проекты всемірной нятнымъ во всёхъ вёкахъ и для всёхъ народовъ. торговли и бросаться въ фантастическій міръ Таковъ эпизодъ: «Молодая д'ввушка изъ города намцевъ? Въ чемъ находитъ онъ свои могуще- Мелина», въ которомъ прекрасно изображена женственныя средства, гдё береть свои орудія? Ужь щина, существо любящее и преданное; таковъ

этическая жизнь среднихъ въковъ, съ ея рынар- побродътеляхъ. ствомъ, ея любовью, ея върностью, страданіемъ и религіозностью; но и не здёсь еще Бульверъ; онъ въ разсказахъ фантастическихъ, которые тоже прекрасны; ихъ два: «Луша въ Чистилищъ» и «Палшая Звъзла». Но особенно Бульверъ, такой Бульверь, какимъ представляеть его авторъ статьи въ «Revue Britannique». Бульверъ ме- Недавно раздъдался съ однимъ, и ужъ долженъ чтатель, Бульверъ, недовольный современной жизнью, виденъ въ повъствованіи о феяхъ и гечайшая поэзія? Развѣ естественное и вѣрное ности XVIII вѣка. изображеніе любви Тревеліана и Гертруды не И однакожъ ни одному писателю такъ не по-SRIE

несносенъ, гдъ силится, вопреки своему таланту, счастливъ. быть идеальнымъ. Ему надо чувствовать, а не мыслить, надо безсознательно следовать внушенію своего таланта, а не корчить изъ себя трубадура съ вънкомъ на остриженной головъ и букетомъ розъ на модномъ фракъ: тогда онъ будетъ лучше. Равнымъ образомъ ему не надо су-

эпизоль: «Братья», въ которомъ воскресаетъ по- предметахъ похожи на его разсказы о федуъ и о

Сестра Анна. Сочинение Поль-де-Кока. Перевель съ французскаго А. Пр...въ. Спб. 1834. Четыре части.

Этакое мив счастье на романы Поль-ле-Кока! возиться съ другимъ, но это въ последній разъ.

«Сестра Анна», какъ и всѣ произвеленія Польніяхъ, которые. Богъ знаеть по какимъ правамъ пе-Кока, этого корифея кабаковъ и лакейскихъ, и ради какихъ причинъ, вмъщиваются у него въ должна доставить полное удовольствие любилюлскія дёла, и здёсь-то Бульверь смёщонь, телямь неблагопристойных сочиненій, вродё жалокъ и нелъпъ до крайности. Эти феи, эти «Кавалера Фобласа», романовъ Пиго-ле-Брена, геніи, ихъ разсказы о любви кошекъ и собакъ— Крамера, «Contes» Лафонтена, «Нувеллей» Воккасуть не что иное, какъ натяжки, самыя скуч- чіои множества изв'єстнаго рода книжекъ въ дв'ьныя и утомительныя, рёзныя украшенія русскихъ надцатую, щестнадцатую и восемнадцатую долю крестьянскихъ избъ на дом'т итальянской архи- съ гравюрами, которыя въ большомъ изобиліи тектуры, доманье паяпа въ антрактахъ хорошей издавались въ XVIII въкъ и которыя охотники драмы. Если въ этомъ состоитъ мечтательность всегда читаютъ тайкомъ и держатъ подъ рукой. и идеальность Будьвера, то едва ди ему удастся Молодой мальчикъ, у котораго не развилось еще ниспровергнуть существующій порядокъ дель въ чувство, но уже развилась чувственность, и ко-Англіи, и изъ англичанъ, народа пъятельнаго, торый имъетъ особенный вкусъ къ анакреонтичеторговаго, положительнаго, сдёлать мечтатель- ской поэзін, — найдеть туть для себя прекрасные ныхъ, созерцающихъ, сумасбродныхъ намцевъ по уроки и богатый запасъ опытности на извастные идеалу Тика. Бульверъ часто или, лучше ска- случан; человъкъ возмужалый, съ эмпирическимъ зать, безпрестанно жалуется на прозу нашей взглядомъ на веши, предпочитающій положительжизни, и очень замътно, что ему хочется быть ное и существенное идеальному и мечтательномечтательнымъ, хочется создать какую-то иде- му-найдетъ тутъ для себя тьму воспоминаній, альную жизнь; это видно изъ самыхъ его эпи- а можетъбыть и почувствуетъ охоту снова приграфовъ; онъ старается заставить своихъ чита- няться за опытныя знанія; старецъ, привилегителей върить въ бытіе существъ особеннаго рода, рованный гражданинъ Цитеры и Паеоса, поклоннаполняющихъ глубину лёсовъ, ущелья горъ, дно никъ Киприды, ученикъ Парни и Вогдановича въ морей и рѣкъ, воздушныя пространства; словомъ, наукъ жизни, съ желаніемъ, еще не угасшимъ, онъ силится возвратить міръ къ его первобыт- но и съ сознаніемъ своего безсилія, - подогржетъ ному состоянію, когда юное челов чество насе- этимъ чтеніемъ свою охлад влую кровь и обр втетъ ляло природу небывалыми существами и отъ ду- хотя мгновенныя силы на новые подвиги. Слоши върило ихъ дъйствительности. Намъреніе не- вомъ, Поль-де-Кокъ есть истинный оракулъ для линое! Развинить поэзій ву нашей жизни, развинить половить половить войки возрастови и всики сама истина и дъйствительность не есть высо- состояній. Это сокращенный кодексь нравствен-

лучше въ тысячу разъ глупыхъ разсказовъ о не- счастливилось на Руси, какъ Поль-де-Коку: знакъ бывалыхъ феяхъ и геніяхъ, разсказовъ кари- добрый!.. И чему-жъ дивиться, если нѣкоторые катурныхъ, бледныхъ и холодныхъ? Разве критики, не шутя, уверяютъ, что Поль-де-Кокъ пошлая аллегорія о доброд'ятеляхь есть поэ- есть par excellence нравственный писатель... Гоголь быль ими пожаловань въ Поль-де-Коки!.. Словомъ, Бульверъ, писатель не геніальный, но — ими, которые сами истинные Поль-де-Коки!.. И съ талантомъ, хорошъ только тамъ, где есте- все романы Поль-де-Кока, какъ на зло, перевественъ, гдѣ пишетъ въ духѣ времени, гдѣ проти- дены по большей части очень хорошо! Правда, ворфчитъ своимъ нелфпымъ мыслямъ о жизни, и что не родись уменъ, не родись пригожъ, родись

> Начертаніе русской исторіи для училищъ. Сочинение профессора Погодина. Москва. 1835.

Наша литература особенно бѣдна учебными дить ни объ англійской, ни о німецкой литера- книгами: истина не новая, даже очень старая, но туръ, ни о вкусъ, ибо его сужденія объ этихъ мы все-таки повторяемъ ее, хотя накоторые и

обливается кровью при мысли о безтолковомъ Бориса». учебникъ и варваръ-педагогъ, общими сидами Много, очень много можно бы было сказать о убивающихъ юные таланты и изъ детей съ че- недостаткахъ Исторіи Погодина; но для этого ловъческимъ организмомъ делающихъ идіотовъ... слишкомъ тесны пределы простой библіографи-На и чего хорошаго можно ожидать отъ нашихъ ческой статейки. учебныхъ книгъ, когда истинные ученые презирають заниматься ихъ составленіемъ, и когда ихъ далаютъ шардатаны и неважды?.. Много-ли у насъ учебвыхъ книгъ, скръпленвыхъ именемъ профессора или извъстнаго ученаго? А за эти книги не должны браться даже и ученые по реихъ. Такихъ примфровъ много...

испытывали мы такого жестокаго разочарованія, Романовъ» Ротгана. Съ одной стороны возьмемъ никогда не обманывались такъ ужасно въ своихъ надеждахъ и ожиданіяхъ... Мы едва вёрили глазамъ своимъ. Эта книга ръшительно недостойна имени своего автора, отъ котораго публика всегда была вправъ ожидать чего-нибудь дъльнаго и ды, неосновательность котораго уже доказана Скромненкомъ, ясно ноказываетъ, что она составлена слишкомъ на скорую руку. Представьте себъ: событія до Петра Великаго занимають 249 страницъ-сколько же, вы думаете, занимаютъ событія отъ вступленія на престоль Петра Великаго до смерти Александра Благословеннаго? — jamais...

почитають это излишнимь и несправелливымь въ Страниць по крайней мёре иятьсоть, если не настоящее время когда, по ихъ, мненію, множе- тысячу? — Нетъ, всего-на-все 64 страницы!... ство вновь ноявившихся книгъ въ этомъ родъ Мы слишкомъ далеки отъ того, чтобы думать. локазывають противное. Не хотимъ спорить объ что Погодинъ не былъ въ состояни написать не этомъ: у всякаго свой взглялъ на вещи, а на только порядочной, но и хорошей учебной книги: наши глаза множество ничего не доказываеть. мы скорбе готовы подумать, что онь не хотбль Итакъ, наша литература очень бѣдна учебными этого сдѣлать, и что причина совершенной некнигами, и преимущественно по части исторіи. Удовлетворительности его сочиненія заключается Причина этого заключается сколько въ трудности въ крайней невнимательности и поспъшности, съ составленія хорошей учебной книги, столько и въ какой оно составлялось. Это локазываеть всечи ложномъ понятіи, какое вообще вижють у насъ отсутствіе хронологіи, безъ которой учебная касательно этого предмета. Здъсь невольно под- книжка есть фантомъ или образъ безъ дипа, и вертываются мив подъ перо слова Шевырева; параграфы въ ивсколько страницъ безъ переры-«Ахъ, эти бъдныя дети! Что не годится для ву, и самый языкъ, неправильный и необработанвзрослыхъ, что боится критики-то все ссылает- ный, общія міста и неопреділенность въ вырася на подачу дѣтямъ. Ихъ невинность какъ будто женіяхъ \*), это доказываетъ напримѣръ и сдѣбы должна оправдывать всв недостатки сочине- дующее место: «Латскій принпъ Іоаннъ, брать нія». Зам'ятьте, что Шевыревъ говорить это по Христіана, быль вызвань въ Россію въ женихи поводу книги, изданной Жаненомъ, не примъняя Ксенін, послѣ раздора съ Густавомъ, воевать съ къ нашей литературъ. Что же у насъ?.. О, сердце турками и изгнать ихъ изъ Европы, не оставляла

Библіотека романовъ и историческихъ записокъ, издаваемая кингопродав-цемъ Ф. Ротганомъ, на 1835 годъ. Спб.

У насъ часто слышатся жалобы на равнолумеслу: самый разительный примъръ этого есть шіе публики ко всему отечественному, и преиму-«Учебная Книга Русской Словесности» Греча. — щественно на ея холодность къ русской литераэтотъ сборнихъ устарълыхъ правилъ и дурныхъ туръ. Кто правъ, кто виноватъ: публика или тъ, примфровъ, скорфе способныхъ убить чувство которые на нее жалуются? Можетъ быть ни то, вкуса и склонность къ изящному, чемъ развить ни другое. Но вотъ вопросъ: кто виновать — публика или литература? Это вопросъ важный, об-Погодинъ предпринялъ вознаградить недоста- ширный; его изследование привело бы къ самымъ токъ учебныхъ книгъ по части отечественной любопытнымъ и поучительнымъ результатамъ. У исторіи. Нельзя выразить того восхищенія, съ меня давно вертится въ голов'я целая статья на какимъ мы узнали объ этомъ намфреніи, того этотъ предметь, и я очень жалбю, что недостанетерпёнья, съ какимъ мы ожидали появленія токъ свободнаго времени не даетъ мпё возможэтой книги, за прекрасное исполнение которой ности приняться за это дъло. А статейка вышла ручалось имя Погодина. Но при всемъ нашемъ бы прекурьезная! Но делать нечего, и вместо уваженій къ Погодину, какъ къ человіку и пи- того, чтобы угощать обвіщаніями, скажу здісь сателю, мы поставляемъ себъ непремъннымъ дол- мимоходомъ словца два объ этомъ вопросъ, на гомъ сказать во всеуслышание, что никогла не который меня особенно наводитъ «Библіотека

<sup>\*)</sup> Напримъръ, что значатъ эти фразы: «Кромъ Волкова прославился вскоръ Дмигревскій»? Какъ н чемъ прославился? Не такъ ли точно, какъ про-славляются герои Подновинскаго? Ибо что тогда были за ценители театра? «Дмитріевъ, Озеровъ, Бадаже прекраснаго. Одно ея раздъление на періо- тюшковь, Мерзляковь прославились своими сочиненіями». Но въдь своими же сочиненіями прославились и Сумароковъ, и Херасковъ, и даже Тредьяковскій, и ими же прославились Шекспиръ. Байронъ, Шиллеръ. Признаемся откровенно, такія фразы хороши только у Кайданова. Къ чему эти безпрестанныя мъстоименія «мы»? Развъ оффиціальный слогь, какимъ пишутся реляціи, приличенъ учебной исторической книгъ? Mais ces pourquois ne finirons

въ соображение, много ли у насъ пишется и мно- приглядениись къ ихъ манеръ, вздумала проповаша, а я хочу заступиться за публику, хочу «Альбигойцы», романъ Матюреня. Матюреньоправдать ее...

вило великаго нашего баснописца:

Услуга намъ при нужат дорога, Ла за нее не всякъ умъетъ взяться!

строгій выборъ сочиненій, входящихъ въ ея со- произведеніе. ставъ, тъмъ болъе строгій, что есть изъ чего выбирать. И что же выбралъ Ротганъ, какимъ условій такого рода книги, какъ «Библіотека Ропроизведеніемъ дебютировала его «Библіотека»? мановъ» Ротгана, должно состоять въ томъ, что-«Еленой», романомъ миссъ Эджевортъ!.. Что та- бы всё переводы были сдёланы съ подлинниковъкое миссъ Эджевортъ? Горничная Жанлисъ и Но у Ротгана все переведено съ французскаго. Коттень, которая, наслушавшись ихъ мудрости, Неужели онъ не могъ найти въ Петербургъ пе-

го ли голится для чтенія изъ того, что пишется; въдывать въ XIX въкъ ту мораль и разсказысъ другой сторовы подумаемъ о томъ: если наша вать тѣ поучительные и скучные вздоры, надъ публика равнолушна къ отечественной литера- которыми смѣялись и въ XVIII вѣкѣ. Что такое туръ, то вто же даетъ нашимъ литераторамъ «Елена»? Пливное и скучное, убійственно скучвозможность превращать свои журнальныя статьи ное поучение о томъ, что дъвушка должна вести въ медвѣжьи шубы, казанскія сани и вороныя себя въ свѣтѣ съ крайней осторожностью и блалошали, а свои романы—въ дома и деревни? Кто горазуміемъ, а пуще всего никогда не дгать и же дастъ нашимъ книгопродавдамъ возможность всегда говорить правду, и что за эти добродъиздавать журналы, Энциклопедические Словари, тели эта девица должна непременно получить Живописныя Обозранія и Библіотеки Романовъ? награду, т. е. выйти замужь за богатаго чело-Не эта ли русская публика, столь равнодушная въка. По долгу рецензента, я было старался въ и невнимательная къ отечественной литературь?.. нъсколько пріемовъ прочесть убійственный романь: Нѣтъ, воля ваша, а русская публика не только но мое терпѣніе допнуло на половинѣ третьей части. не равнодушна, но даже слишкомъ пристрастна Пять частей, т. е. 1301 страница или 54 печаткъ своей литературъ, и еслибы ея простодушная ныхъ листа!.. Мнъ пуще всего жаль бумаги, хотя лов вручивость не была иногла слишкомъ нагло эта бумага и походитъ на оберточную!.. А доброобманываема, то думаю, что она была бы еще вольные мученики? Ну. да Богъ съ ними: коль пристрастиве къ литературв. Но что же двлать, купили, такъ пусть читають; ввдь имъ надо если литература такъ жестоко издъвается надъ же что-нибудь читать! За скучной и длинной ней? Точно такъ же вельпо обвиняють публику «Еленой» следуеть тощій и забавный «Дебюро», и въ колодности къ русскому театру. Но, Боже родъ біографіи одного знаменитаго паяца, намой, кто же, какъ не эта публика наполняла бросанной игривымъ перомъ балагура Жанена. театръ, когла на немъ играла чета Каратыги- Но и этой повъсти не слъдовало бы помъщать ныхъ? Сколько давки при локупкъ билетовъ, ка- въ «Библіотекъ Романовъ»; она не имъетъ у насъ кая теснота въ театре!.. Но что прикажете ей большого значенія, ибо это есть насмешка надъ дёлать въ театръ на обыкновенных спектак- современнымъ французскимъ театромъ, да и къ ляхъ? Слушать охриплый ревъ Мельпомены или тому же кромъ нея есть много такого, что слыплоскія шутки Таліи и з'ввать?.. Н'еть, воля довало бы перевести. За «Дебюро» сл'едуютъ странный писатель! Это-смѣсь Вальтеръ-Скотта Теперь у насъ почти вся литературная дъ- съ Левисомъ и отчасти съ Радклифъ. Его фантаятельность производится по подписку, и публика стическое всображение самую дуйствительную усердно помогаетъ господамъ антрепренерамъ. Дай жизнь превращаетъ въ родъ какой-то мистеріи, Богъ! Но вотъ что худо: большая часть нашихъ разыгрываемой совокупно людями и чертями и затъйшиковъ худо помнять это безпънное пра- дирижируемой судьбой. Несмотря на множество натяжекъ, подставокъ, множество ребяческихъ странностей, его романы имѣютъ непреодолимую прелесть. Начавши читать романъ Матюреня, вы не заснете спокойно, не дочитавъ его. И не знаю, Въ наше время, когда романъ и повъсть сдъ- съ чъмъ можно сравнить впечатлъние отъ его ролались въ умственной пище такой же необхо- мановъ? Это какой-то сонъ, тяжкій, мучительдимой и всеобщей потребностью, какую необхо- ный, но вмѣстѣ съ тѣмъ сладкій, невыразимо лимую и всеобщую потребность составляеть чай сладкій! Кому неизв'єстень его «Мельмоть-Скивъ физической пищъ, когда исторія, тоже сдъ- талецъ», это мрачное фантастическое и могущелавшаяся страстью века, не только подала руку ственное произведение, въ которомъ такъ прероману, но даже и сама превратилась въ романъ красно выражена мысль объ эгоизм'в, этомъ чуи начала появляться въ вид' историческихъ довищ', жадно пожирающемъ наслажденія и въ записокъ или мемуаровъ, -- въ наше время, го- свою очередь пожираемомъ наслажденіями? Въ ворю я, какимъ бы драгоценнымъ подаркомъ «Альбигойцахъ» есть много хорошаго: рыцари, для публики была многотомная книга, состоящая монахи, принцессы, еретики, колдовство, словомъ, изъ мемуаровъ, романовъ и повъстей! И Рот- средніе въка со всъми своими принадлежностяганъ даритъ публику такой книгой. Необходи- ми изображены очаровательно, несмотря на мномымъ достоинствомъ такой книги долженъ быть жество недостатковъ, которыми отличается это

Я думаю еще, что одно изъ необходимъйшихъ

реводчиковъ съ англійскаго?.. Странно!.. Потомъ рые сомнѣваются и отвергають поэтическій тая лумаю, что также одно изъ необходимбишихъ дантъ Вальтеръ-Скотта, называя неестественусловій такого рода книги должно состоять въ нымъ и нельпымь соединеніе исторіи съ вымытомъ, чтобы переводы были превосходны; но у сломъ... Стоятъ ли эти люди опроверженія?... Ротгана переводы очень посредственны, а пере- Какъ! стало-быть, и большая часть драмъ Шексииволъ «Елены» очень плохъ. Наконецъ, мы дума- ра, Шиллера, Гёте суть незаконныя чада вообраемъ, что одно изъ необходимъйшихъ условій та- женія, а ихъ творцы не художники, не поэты? кого рода книгъ должно состоять также и въ Иначе. за что же такое предпочтение драму красивости и даже роскоши изданія; но изданіе предъ романомъ? За что эта монополія на исто-Ротгана слишкомъ скромно. Перемъшанная циф- рію въ пользу драмы? Стало-быть, жизнь исторовка страницъ, неправильная разстановка зна- рическая не можетъ быть предметомъ поэтичековъ препинанія, и вообще множество типограф- скаго представленія такъ же, какъ и жизнь скихъ ошибокъ доказываютъ, что эта книга частная? Развъ законы той и другой не токакъ-будто дёлается на фабрик'в и хочетъ взять ждественны? Разв'в народная жизнь образуется посившностью, а не достоинствомъ. Не знаю, бу- не изъ действія частныхъ интересовъ и побудетъ ли имъть успъхъ это лигературное пред- жденій, характеризующихъ человъка? И потомъ, пріятіе Ротгана; знаю только то, что если оно разв'в мы можемь вид'єть въ исторіи вс'є тайне будеть имъть успъха, то не публика будеть ныя пружины и причины великихъ событій, чавъ этомъ виновата...

О жизни и произведеніяхъ сира Вальтера Скотта. Сочинение Аллана Каннингама. Переводъ дпвицы Д... Спб. 1835.

къ числу редкихъ и утешительныхъ явленій въ отличить истины отъ вымысла, или учиться нашей литературъ, которыя бывають результа- исторіи по романамь? Къ тому же самь истотомъ мысли, исполняются соп атоге и съ тол- рикъ болъе или менъе есть творенъ характеровъ комъ. Кому неизвъстно великое имя Вальтеръ- историческихъ, ибо, при всемъ своемъ стараніи Скотта, оглашавшее своимъ громомъ более чет- быть вернымъ фактамъ, каждый историкъ боверти въка, а теперь сіяющее для потомства лье или менье придаеть особенный оттьнокъ кроткимъ и благотворнымъ свътомъ? Кто не зна- каждому историческому лицу, сколько потому, етъ созданій этого громаднаго и скромнаго ге- что часто сами факты бывають недостаточны, нія, который быль литературнымь Колумбомь и темны, противорьчащи, столько и потому, что открыль для жаждущаго вкуса новый, неисчер- всякій индивидуумь им'веть свой собственный паемый источникъ изящныхъ наслажденій, который образъ воззрѣнія на предметы. Почему же поэту далъ искусству новыя средства, облекъ его въ новое не позволено понять по своему то или другое могущество, разгадаль потребность в жа и соеди- историческое лицо и воспроизвести его въ хунилъ дъйствительность съ вымысломъ, прими- дожественномъ создании сообразно съ своимъ о рилъ жизнь съ мечтой, сочеталъ исторію съ немъ понятіемъ и обставить его обстоятельпоэзіей. Кто не читаль и не перечитываль этихь ствами, частью истинными, но больше вымышразнообразныхъ созданій, въ которыхъ средніе ленными, которыя бы характеризовали его истовъка возстаютъ, и движутся, и проходятъ пе- рическую и человъческую личность? редъ нами, дышащіе всей полнотой своей жизсколько портретовъ, сколько физіономій!

Какая смёсь одеждъ и лицъ, Племенъ, наръчій, состояній!

сто теряющихся въ самыхъ частныхъ дёйствіяхъ и побужденіяхъ? Въ исторіи мы видимъ спену и декораціи: почему же роману не обнажать намь тайнь закулисныхь, имфющихь такое тъсное отношение съ сценой? Вы не любите, чтобы нарушали историческую истину? Стран-Переводъ и изданіе этой книги принадлежать ное діло! Кто будеть такъ нелічь, чтобы не

Какъ ни нелъпы сомнънія насчетъ законни, играющіе всёми радужными и мрачными лу- ности художественнаго сочетанія исторіи съ вымычами своей волшебной фантасмагоріи? Кто нако- сломъ, какъ ни безнравственны упреки, делаенецъ не жилъ въ этомъ роскошномъ и разно- мые Вальтеръ-Скотту въ безиравственности его образномъ мірів чудесныхъ событій, дивныхъ созданій, но все это ничто предъ сомнівніемъ въ физіономій, начиная отъ фантастическихъ войнъ поэтическомъ талантѣ автора «Пуританъ» и пуританскихъ до войнь за вёру въ Азіи, отъ «Ивангое». Здёсь было бы неумёстно и безпоколоссальной фигуры фанатика Бурлея до фанта- лезно распространяться объ этомъ вопросф, давстическихъ образовъ Ричарда, Людовика XI, Кар- но уже решенномъ европейской или, лучше скала Смёдаго? Боже ведикій! Что за дивный міръ, зать, всемірной славой Вальтеръ-Скотта. Авторитетъ не доказательство, скажете вы. Нътъ, я съ этимъ не согласенъ. Знаете-ли что? У народа есть какое-то чутье, столь върное, что онъ никогда не обманывается ни въ своихъ любим-О, это цёлая и огромная цанорама вселенной, цахъ, ни въ предметахъ своего равнодушія. Я въ которой движутся и толпятся всевозможныя не знаю изъ нашихъ русскихъ поэтовъ никого, явленія человівческой жизни, заключенныя въ чья бы слава и народность была такъ прочна, волшебныя рамы вымысла! И есть люди, кото- такъ безсмертна, какъ слава Пушкина и Грибовловы геніальнаго баронета?..

Переводчица сочиненія Аллана Каннингама о жизни и сочиненіяхъ Вальтеръ-Скотта, въ до-вольно обширномъ предисловіи, отстанваеть съ сква. 1835. жаромъ поэтическую славу геніальнаго шотландца отъ нападеній барона Брамбеуса. Въ ея

дова. Державина, Озерова, Жуковскаго, Батюш- вольствіемъ, и оно показалось намъ лучше самой кова и некоторых в пругих будуть помвить за- книги. Жаль только, что она сражалась съ писные дитераторы, люди книжные; Пушкина и почтеннымъ барономъ не равнымъ оружіемъ. Грибовдова будеть помнить и знать народъ. Сюда отчего и бой быль очень не равенъ. Причина должно причислить еще Крылова. Правда, нашъ та, что она ошибочно поняла нападки барона въкъ слишкомъ уменъ, важенъ, хитръ и лукавъ, на Вальтеръ-Скотта и приняла его шутки и слишкомъ занятъ высшими, человъческими инте- мистификаціи за дёло. Баронъ Брамбеусъ— челоресами и не можеть плуняться ни простолуші- в'якъ очень умный, и нало ум'ять понимать его. емъ, ни затъйливостью басни, не можетъ почер- чтобъ быть въ состоянии съ нимъ сражаться. Да, пать въ ней уроковъ мудрости; онъ смотритъ на я почитаю за шутки, очень милыя и остроумныя, нее, какъ на поэтическую игрушку, какъ смо- его нападки на автора «Пуританъ», на «Юную трълъ прошлый въкъ на тріолеты и рондо; но Словесность», такъ же какъ почитаю за шутки для басни остается еще обширный кругъ почи- критики г. О. О. на «Черную Женщину» Греча, тателей: это народъ, масса народа. Съ постепен- «Мазепу» Булгарина, и въ то же время высоко нымъ образованіемъ въ Россіи визнихъ и сред- ценю критики того же лица на «Роксолану» нихъ классовъ народа число читателей басенъ Кукольника, репензію на «Притчи Крумахера» Крылова будетъ безпрестанно умножаться, и и некоторыя другія книги. Въ самомъ деле, придеть время, когда онъ сдълаются ходячей надознать, когда человъкъ говорить дъло, когда философіей народа, въ полномъ смыслѣ этого шутить, и на лѣдо надо отвѣчать серьезно. а слова, когда онъ будутъ издаваться десятками на шутки-шутками. Посмотрите, какъ мило и тысячь экземпляровь; онь, а вмьсть съ ними и тонко поступаеть въ этомъ случав Булгаринъ, слава Крылова, погаснутъ только съ жизнью на- заставляя бёлорусскаго мужика защишать пророда. Вы скажете: но въдь авторитеты Тредья- тивъ барона Брамбеуса свои дюбезныя «сіи» ковскаго, Сумарокова, Хераскова и другихъ были и «оныя». И въ то же время посмотрите, какъ не меньше авторитетовъ Крылова, Пушкина и неловко и неуклюже начала воевать съ «Ви-Грибовдова? Такъ-но педанты, толпа и чернь блютекой для Чтенія» «С. Пчела», еще недавно еще не народъ. Точно то же было и въ другихъ ея постоянная и усердная партизанка. Но какъ литературахъ: немецъ призналъ Гёте и Шиллера бы то ни было, а предисловіе девицы Д... насвоей національной славой; Франція апплодиру- писано умно и можетъ быть полезно для мноетъ на улицъ, когда видитъ Беранже; Джонъ гихъ читателей. Жаль только, что она, возра-Буль любиль и любить своего стараго Вилля. Но жая барону со всёмь достоинствомь и всей этотъ же Джонъ Буль, скажете вы, заплатилъ твердостью человъка, чувствующаго правоту семь съ половиною фунтовъ стерлинговъ за «По- своего дёла, слишкомъ смиренно обезоруживаетъ, терянный Рай». Такъ, но знасто ли что? у меня на всякій случай, его гифвъ, давая ему замфпрестранный и пренед тый вкусь: я самь не до- тить, что въ ея книг в нъть опальных «сихъ» рого бы даль этому забытому народомъ и про- и «оныхъ». Теперь о самой книги: она дославленному восемнадцатымъ вѣкомъ поэту, ко- вольно интересна, какъ всѣ книги, даже посредтораго неестественная и напряженная фантазія ственныя, въ которыхъ содержатся какія-нибудь изобрѣда порокъ и пушки еще прежде Адама и подробности о жизни великаго человѣка. Но Евы и заставила дьяволовъ стрѣлять изъ этихъ книга все-таки посредственна, потому что Алланъ пушекъ въ ангеловъ. Многіе находять въ этомъ Каннингамъ-человъкъ очень недальній въ литеудивительное величіе и исполинскую силу вообра- ратурів и, какъ кажется, принадлежитъ къ чиженія; но я (и очень многіе, если не всѣ) на- слу литературныхъ рыцарей печальнаго образа. хожу тутъ одну уродливость, которой истинный Его критическіе взгляды на сочиненія Скотта художникъ никогда не могъ бы выдумать. Нътъ, довольно мелки и поверхностны, понятія о творволя ваша, а гласъ народа-гласъ Божій, и на- чествѣ тоже очень не далеки. Впрочемъ онъ родъ, и вѣка—самые непогрѣшительные критики. добрый человѣкъ и очень любитъ Вальтеръ-На Вальтеръ-Скотта и народъ, и народы, и чело- Скотта; да какъ и не любить: онъ имѣлъ благовъчество давно уже возложили вънецъ поэтиче- склонность похвалить его сочинение, всъми разской славы: остается въкамъ и потомству скръ- руганное. Переводчица книги Каннингама объпить опредёление современниковъ-и это будеть! щаеть еще перевести и всколько сочинений о Такъ какому ли нибудь самозванному баропу жизни горячо любимаго ею автора; мы отъ всей уластся снять этотъ вънокъ съ лучезарной го- души желаемъ, чтобы она выполнила свое объщаніе.

Отрывокъ изъ короткой рецензіи

Несносенъ мальчикъ, который, заложивъ руки разсужденін виденъ св'ятлый, образованный умъ въ карманы, принявъ на себя серьезный видъ, и теплое чувство; мы прочли его съ живымъ удо- ходитъ большими шагами по комнатъ и предста-

вляеть изъ себя большого: несносень мъщанинъ въ дворянствъ, человъкъ, рожденный въ пятнаппатомъ классъ и побившись какъ-нибуль четырналиатаго, и который полхолить къ ручкъ къ памамъ, говоритъ съ барышнями о поголъ, прибольшой аттении и изо всего этого заключаеть. Песень» подала поводь Венелину написать пресердна ел. первый взлохъ ел».

Отрывокъ изъ небольшой рецензіи на два водевиля О. Кони: «Иванъ Савельевичъ» и «Покойный мужъ и впова его»

Не все то легко, что кажется легкимъ съ перваго взгляла. Ничего нътъ легче, какъ сочинить водевидь, и ничего нётъ труднее, какъ сдёлать водевиль. Очевидно, что тайна этого противоръчія заключается въ таланть: есть онь-и легко: нътъ его-и трудно, а кажись, въ обоихъ случаяхъ нътъ ничего легче. Наши водевили могуть служить лучшимъ доказательствомъ этой истины. Во-первыхъ, они по большей части суть перепълки французскихъ волевилей, слъдовательно куплеты, остроты, смёшныя положенія, завязка и развязка-все готово, умѣйте только воспользоваться. И что же выходить? Эта легкость, естественность, живость, которыя невольно увлекали и тѣшили ваше воображеніе во французскомъ водевилѣ, эта острота, эти милыя глупости, это кокетство таланта, эта игра ума, эти гримасы фантазій, словомъ — все это исчезаеть въ русской копіи, а остается одна тяжеловатость, неловкость, неестественность, натянутость, два-три каламбура, два-три экивока-и больше ничего. Не будемъ строги къ нашимъ водевилистамъ, не будемъ требовать отъ нихъ особенной живости, большого остроумія; но можемъ ли мы не требовать отъ нихъ естественности и здраваго смысла? Здравый смыслъ особенно вещь очень нужная: безъ него и водевилю такъ же нельзя обойтись, какъ драмв или комедіи. И при этой-то нищетѣ даже въ здравомъ смысль, при этой-то безталанности сколько претензій, сколько важничанья! Вообразите себъ къ водевилю, вмъсто предисловія, сцену изъ «Фауста»!.. Гдв же туть здравый сиыслъ?.. Бумажная корона очень забавна на головъ буфона, но золотая... Воля ваша, гг. водевилисты, а есть вещи, которыми не должно шутить!..

О характеръ народныхъ пъсенъ у славянъ запунайскихъ. Набросано Юріємъ Венеминымъ. І. Османъ Шеовичъ. Женитъ-ба Павла Плетикосы. Москва. 1835.

Изданная въ 1833 году Вукомъ Стефановибавляеть ко всякому слову съ, требуеть къ себъ чемъ, четвертая часть «Наролныхъ Сербскихъ что онъ-благоролная особа; несносенъ лакей, ко-красную статью, которая была помещена въ торый павлинится перелъ своей братьей, надерь «Телескопе». Венелинь издаль эту статью отдельукрадкой фракъ своего барина; но несноснъе ной брошюркой, подъ № 1, какъ первый привсего этого безталанный бумагомаратель, кото- ступь къ цёлому ряду статей въ этомъ родё, рый пародируеть знаменитых в писателей и суется им вющих в цвлью знакомить русскую публику тула же «подмъчать первый яркій румяненть на съ народной поэзіей задунайских славянь. Налицъ дъвушки и подслушивать первое біеніе мъреніе прекрасное и благородное! Мы такъ мало знакомы въ этомъ отношени съ нашими соплеменниками, что должны радоваться всякому добросовъстному труду, который можетъ обогатить насъ хотя несколькими фактами. Книжка Венелина содержить въ себъ много богатыхъ и, что всего важнье, освышенных идеей фактовъ.

Первобытная поэзія народовъ заслуживаетъ особенное вниманіе, потому что она юна и св'яжа какъ жизнь юноши, непритворна и простодушна какъ лепетъ младенца, могущественна и сильна какъ первое, лъвственное сознание жизни, чиста и стыдлива какъ улыбка красоты. Это творчество истинное, безсознательное, безпъльное, хотя въ то же время и одностороннее, олнопвътное. Оно вполнъ, истинно и живо проявляеть духь, характерь и всю жизнь народа, которые высказываются въ немъ непринужденно и безыскусственно. Отъ этого произведенія млаленчествующихъ народовъ въчно юны и неумирающи. Мы не знаемъ этихъ безыменныхъ пѣвцовъ, добродушно и безразсчетно изливавшихъ свое чувство въ минуты радости или тоски; они творили не для безсмертія, не для цёли нравственной или политической, не для всёхъ этихъ разсчетовъ, корыстныхъ и безкорыстныхъ, которые нередко западають въ кабинетныя произведенія; какъ черви вредоносные, и подъёдаютъ корень жизни художественнаго произведенія.

Пъсни задунайскихъ славянъ, сколько мы можемъ судить по образцамъ, предложеннымъ авторомъ разсматриваемой нами статьи, представляютъ самыя лучшія данныя для подтвержденія этого мижнія о первобытной поэзін, - этого мижнія, котораго мы не смѣемъ назвать своимъ, потому что теперь оно принадлежитъ всвиъ людямъ съ здравымъ смысломъ и родилось гораздо прежде насъ. Песни задунайскихъ славянъ выражають всю жизнь народа, которымь онв созданы, такъ же какъ «Иліада» выражаетъ всю жизнь грековъ въ ел героическій періодъ. Прочтя ихъ, вы не будете имъть нужды ни въ описаніяхъ путешественниковъ, ни въ пособін исторіи, чтобы познакомиться вполнё съ народомъ. Въ нихъ вся его жизнь внёшняя и домашняя, вст его обычаи и повтрыя, вст задушевныя върованія, надежды и страсти. Но мы не будемъ слишкомъ распространяться о ифсияхъ завзгляль на его сужденіе.

здаются не какимъ-либо лицомъ, а цёлымъ налевичъ.

мътимъ и его недостатки. Мы пропускаемъ, что сказать о Мильтонъ, что онъ не поэтъ или по

лунайскихъ славянь, потому что въ такомъ языкъ Венелина неръдко бываетъ неправиленъ случать мы невольно повторили бы все, что о и страненъ, что онъ любитъ унотреблять слова них такъ умно, такъ основательно, такъ вър- и выраженія, никамъ не употребляемыя, какъно и такъ увлекательно высказано Венелинымъ: то «кухонность человъческаго рода» и тому повитьсто того бросимъ бъглый библіографическій добныя, которыхъ не мало; все это не важно. Но насъ удивили нъкоторыя его мысли, изло-Статья начинается выпиской пвухъ песень на женныя частью въ выноскахъ, частью въ присербскомъ языкъ съ переводомъ на русскій. Пере- бавленіяхъ къ статьт: онт кажутся намъ въ воль сдёлань самимь авторомь статьи, и сдё- совершенной дисгармоніи съ тёми, о которыхъ ланъ прекрасно. Онъ близокъ, въренъ, поэти- мы говорили выше. Съ трудомъ върится, чтобы чень, если можно такъ сказать, и русскій языкъ тъ и пругія принадлежали одному и тому же нигда не изнасилованъ, нигда не страждетъ на лицу. Что значитъ напримаръ эта насмашка счеть этой близости. Мы были бы очень благо- надъ Гетё за то, что онъ выдаль Елену «Илідарны автору, еслибъ онъ дарилъ насъ чаще и ады» за нёмца Фауста? Неужели почтенному больше полобными переволами песенъ славян- автору неизвестно, что есть хуложественныя соскихъ народовъ, которыя ему такъ хорошо зна- чиненія, которыя, будучи неестественны, несбыкомы. После иссенъ авторъ начинаетъ разсуж- точны и нелены въ фактическомъ отношения, дать о характерь и обычаяхь болгарь и сер- тымь не меные истинны поэтически? Неужели бовъ, и особенно о ихъ дъвохишении. Факты, ему неизвъстно, что въ творчествъ сказка или сообщаемые имъ, чрезвычайно любопытны. По- разсказъ бываетъ иногда только символомъ идеи? томъ онъ выводитъ изъ нихъ заключение о ха- Что за насмъшка надъ красавицей Еленой, корактер'я иксень этихы народовь. Потомы раз- торую авторы грозится наказать самымы славянсуждаеть объ историческихъ причинахъ, даю- скимъ, т. е. самымъ варварскимъ, наказаніемъ? щихъ иногда тому или другому народу другой За что такая немилость? Неужели почтенный характеръ, нежели какой онъ имелъ. Мысли авторъ думаетъ, что действующія лица въ поэего объ этомъ предметт прекрасны, глубоки и мт должны быть всегда резонабельны, нравподкръплены фактами. Изъ этого разсужденія ственны, словомъ, должны отличаться хорошимъ онъ объясняетъ кровавый и мрачный характеръ повелениемъ? Неужели ему неизвъстно, что сазадунайцевъ, отразившійся въ ихъ пъсняхъ, мыя понятія о нравственности не у всёхъ наро-Характеръ поэзій задунайцевъ, по его мивнію, довъ и не во вствена сходны? Елена нискольчисто гомерическій, и мы съ этимъ вподні со- ко не оскорбляда своимъ поведеніемъ жизни гласны: героизмъ и юначество-одно и то же. древнихъ; она совершенно въ духв народа и въ Въ заключение авторъ говоритъ вообще объ духъ времени. Ее такъ-же смъшно упрекать въ эпопев, разумвя подъ этимъ словомъ такого безиравственности, какъ смвшно упрекать задурода художественныя произведенія, которыя со- найскихъ славянъ въ томъ, что они головорѣзы.

Потомъ, что это за нападки на Гердера и Гиродомъ. Вследствіе этого онъ очень основа- зо? И за что же? За то, что они находили духъ тельно отвергаетъ художественное и эпическое рыпарства и героизма только въ ифинцкихъ пледостоинство всёхъ кабинетныхъ произведеній, менахъ, а не въ славянскихъ? Странно! — Кокакъ-то: «Энеиды», «Освобожденнаго Іеруса- нечно героизмъ, т. е. непосъдность, предпримлима», «Генріады», «Россіады» и пр., какъ чивость и страсть къ кровопролитію свойственсочиненій заказныхь, какъ «нарочныхъ трудовъ ны болье или менье всякому младенчествующему по части героизма». Эта же идея привела его народу, но и самый этотъ героизмъ имъетъ болькъ разсужденію объ «Иліадь», какъ творенія шій или меньшей кругь действія. Норманны песамобытномъ и живомъ, созданномъ народомъ, реплывали моря и завоевывали отдаленныя страа не какимъ-то Гомеромъ. Мысль не новая, но ны, а славяне драдись съ своими сосъдями или хорошо развитая авторомъ. Онъ доказываетъ, другъ съ другомъ. Что же касается до рыцарства, что «омиросъ» есть слово нарицательное и озна- то оно безъ всякаго сомивнія принадлежитъ чаетъ слъща. Прекрасно также развита авто- псключительно одной Европъ среднихъ въковъ, ромъ мысль о томъ, что каждый народъ имъетъ и именно нъмдамъ. Рыдарство и героизмъ очень своего представителя, и его-то выводить въ сво- похожи другъ на друга, но между ними есть и ихъ созданіяхъ: эпопет и птсняхъ; греки — большая разница: героизмъ бываетъ почти всегда Ахилла, испанцы—Донъ-Жуана, нъмцы—Фа- безсмысленъ, а рыцарство водится идеей. Гдъ уста и т. д. Герой болгаръ есть Марко Коро- же надо искать этой идеи? Неужели въ безсмысленной рёзнё задунайских славянь съ турками Однимъ словомъ, статья или брошюрка Вене- или кавказскихъ племенъ между собой? За что лина принадлежить къ темъ пріятнымъ явлені- же Венелинъ такъ сердится на Гизо и особенно ямт, которыя у насъ очень ръдки. Но, отдавая на великаго Гердера, что они были неуважидолжную справедливость достоинствамъ его со- тельны къ славянамъ? Я презираю это дътское чиненія, мы съ тёмъ же безпристрастіемъ за- обожаніе авторитетовъ, вслёдствіе котораго нельзя

крайней муру не великій поэть, и тому полоб- науки съ жизнью составляеть одинь изъглавнуйное. — но съ тъмъ вмъстъ противъ неуважитель- шихъ предметовъ ихъ усилій и дъятельности. Ученаго тона къ людямъ, оказавшимъ человъчеству нъйшіе люди пропов'ядуютъ знаніе, приноравлибольшія услуги, каковь Герлерь, и слова: «Гер- ваясь къ языку и понятіямъ своихъ слушателей, леръ лътствуетъ. Гердеръ ребячествуетъ», мнъ снисходя до нихъ и нарумянивая, такъ сказать. кажутся неумъстными. Герлеръ могь ощибаться, науку, чтобы слъдать ее привлекательное для могь не знать чего-либо, но никогда онъ не могь толпы. Народу нужны познанія чисто фактичене одними нами повторяются.

нашего къ нему уваженія.

Всеобшее путешествіе вокругъ СВЪТА, составленное Дюмономъ-Дюрвилемъ. Часть первая. Москва. 1835.

Есть два рода просвъщенія: просвъщеніе ученаобороть, въ Норвегіи всякій мужикъ есть че- хотять служить добру. ловъкъ грамотный, а мы не знаемъ именъ норсударство еще не проявило вполн'я всей своей находящіеся въ сочиненіяхь изв'ястныхъ путенаковой степени возможнаго для массы просвъ- руки... щенія, но которое не возрастило науки и не им'вло представителей знанія, это государство показываетъ, что или Провидение судило ему играть кина. Часть четвертая. Спб. 1835. незначительную роль въ великомъ семействъ человъческого рода, или-что оно еще менье, чтмъ имъ его значение.

ни пътствовать, ни ребячиться. Намъ желательно, скія, идеи не для него: но народъ есть общество. чтобы Венелинъ въ следующихъ своихъ бро- а общество представляеть въ своей совокупности проркахъ объяснился точнее насчеть всёхь на- множество ступеней; поэтому и самый образъ шихъ вопросовъ, темъ более, что эти вопросы изложенія светской начки должень быть различенъ. У насъ народу, т. е. самой грубой массъ Но, несмотря на все это, мы признаемъ сочи- народа, нужна еще только азбука, а когда выненіе Венелина пріятнымъ явленіемъ въ нашей учится ей, ему нужно ознакомиться съ основалитературь, лостойнымъ прочтенія людей мысля- ніями религіи и другими первоначальными челошихъ, и увърены, что Венединъ приметъ наше въческими идеями; другого знанія для него пока откровенное мижніе, какъ о достоинствахъ, такъ не нужно. Но въ другихъ сословіяхъ одни почии недостаткахъ его статьи, за доказательство таютъ себя вправъ ничего не знать и ничему не учиться, а другіе и должны бы по всёмъ законамъ, божественнымъ и гражданскимъ, да не хотять. Вотъ для этихъ-то людей должно трупиться нашимъ литераторамъ и ученымъ; эти-то люди должны представлять для нихъ обширное поле пъятельности не блистательной, но благородной, не славной, но почтенной. Я не говорю ное и просвъщение эмпирическое. Первое есть уже о людяхъ, которые жаждутъ знанія и не достояніе касты, удёль немногихъ избранныхъ, имёють никакихъ средствъ удовлетворить этой обрекшихъ себя на храненіе священнаго огня въ жаждь. Въ самомъ дьль, что у насъ сдылано до храмь, недоступномь для профановь; второе есть сихь порь для употребленія общаго, народнаго? достояніе общее, потребность массы, умственное У насъ есть ученые, именами которыхъ мы по богатство целаго народа. Парижъ есть первый справедливости гординся, у насъ есть несколько городъ Европы въ умственномъ отношения; всф ученыхъ сочинений, которыхъ достоинство не подученые, которыми гордилась и гордится Франція, дежить никакому сомнінію; но у насъ все-таки были и суть граждане великаго города; и одна- неть ни ученых книгь, ни книгь для общаго кожъ на статистической картъ народнаго про- чтенія съ цълью самообразованія. Думаемъ, что свёщенія, составленной Дюпенемъ, департаменть это происходить оттого, что у насъ все ищуть Сены означенъ краской чуть-чуть не черной. И и добиваются больше эфемерной славы, нежели

«Путешествіе Дюмонъ-Дюрвиля» есть книга вежскихъ ученыхъ, намъ неизвъстны академіи и народная, для встхъ доступная, способная удовдругія общества Норвегіи. Государство, которое летворить и самаго привязчиваго, глубоко учегордится міровыми именами геніевъ науки, въ наго человѣка, и простолюдина, ничего не знаюкоторомъ высшіе классы общества стоять на са- щаго. Дюмонъ-Дюрвиль объёхаль кругомъ свёта мой высокой степени просвъщенія, а масса на- и ръшился почти въ формъ романа изложить рода косиветь въ дикомъ неввжествв, такое го- полное землеописаніе, соединивъ въ немъ факты, жизни, не дошло до цъли своего существованія; шественниковъ и пріобрътенные имъ самимъ. Засловомъ, оно еще молодо, юно, незръло. Государ- манчивость и прелесть его описаній не даютъ ство, масса котораго стоить на извъстной и оди- оторваться отъ книги, когда возьмещь ее въ

Стихотворенія Александра Пуш-

Четвертая часть стихотвореній Пушкина замладенецъ. Итакъ, то и другое просвъщение ключаетъ въ себъ двадцать шесть пьесъ и въ должно быть въ полной гармоніи, чтобы вполн'є числ'є ихъ изв'єстный всімъ наизусть «Разговоръ развилась жизнь народа, вполить было выполнено Книгопродавца съ Поэтомъ», напечатанный витьсто предисловія при первой главѣ «Евгенія Онѣ-Въ наше время эта истина глубоко постигнута, гина» перваго изданія; потомъ три большія и у просв'єщенныхъ народовъ Европы сближеніе сказки и наконецъ шестнадцать и всенъ запад-

ныхъ славянъ, перевеленныхъ или передблан- пъвать ихъ? Въ первомъ изданіи «Евгенія Онфныхъ съ французскаго (исторія этого перевода гина», при которомъ быль придожень и этоть

Вообще очень мало утъщительного можно сказать объ этой четвертой части стихотвореній Пушкина. Конечно въ ней виденъ закатъ таланта. но таланта Пушкина: въ этомъ закатъ есть еще какой-то блескъ, хотя слабый и блёлный... Такъ напримёръ, всёмъ извёстно, что Пушкинъ перевель шестналиать сербскихъ пъсенъ съ французскаго, а самыя эти п'всни подложныя, выдуман- Увы!.. Sic transit gloria mundi!.. ныя лвумя французскими шарлатанами, — и пъсни подложныя. Кто что ни говори-а это могъ спълать только одинъ Пушкинъ! Самыя его сказки — онъ конечно ръшительно дурны, конечно нъсколько сказокъ, даже пълую часть стихотвопоэзія и не касалась ихъ \*), но все-таки онъ реній!.. пѣлой головой выше всѣхъ попытокъ въ этомъ родъ другихъ нашихъ поэтовъ. Мы не можемъ понять, что за странная мысль овладёла имъ и заставила тратить свой талантъ на эти поддёльные пвъты. Русская сказка имъетъ свой смыслъ, но только въ такомъ видъ, какъ создала ее народная фантазія; переділанная же и прикрашен- словіи: ная, она не имфетъ рфшительно никакого смысла. «Гусаръ», «Бупрысъ и его сыновья», «Воевода» -- всѣ эти пьесы не безъ достоинства, а последняя решительно хороша: въ ней есть чувство; но прочее по большей части показываетъ одно умѣнье владъть языкомъ и риомой, - умѣнье, иногда уже измѣняющее, потому что не рѣдко попадаются стихи, вставленные для риемы, особенно въ сказкахъ, стихи, - въ которыхъ отсути то не ръдко съ промахами!..

напомнилъ намъ золотое время поэзіи Пушкина, штиль его не новый: это правда; его слогъ до-

себъ въ этой пьесъ-

Все волновало нажный умъ: Цвътутій лугь, луны блистанье, Въ часовиъ ветхой бури шумъ, Старушки чудное преданье, и т. д.

Да, прекрасное было то время? Но что намъ до времени? оно прошло, а прекрасные плоды его остались, и они все такъ же свѣжи, такъ благоуханны!..

Въ томъ же «Разговорѣ Кингопродавца съ Поэ-

поэтическій «Разговоръ», поэть говорить:

Пускай ихъ Шаликовъ поетъ. Любезный баловень природы!

Теперь эти стихи напечатаны такъ:

Пускай ихъ юноша поетъ. Любезный баловень природы!

Но въ четвертой части стихотвореній Пушкина что жъ? Пушкинъ умъдъ придать этимъ пъснямъ есть одно драгоцвиное цердо, напомнившее намъ колорить славянскій, такъ что, еслибы его ошибка его былую поэзію, напомнившее намъ былого не открылась, никто и не подумаль бы, что это поэта: это элегія «Везумныхь льть угасшее ве-

Па! такая элегія можеть выкупить не только

Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова. Москва. 1836. Двп части.

Авторъ этой книги говорить въ своемъ преди-

«Я не романтикъ, не классикъ; нътъ у меня ни эффектовъ, ни потрясеній ни смертоубійствъ, даже ничего въть фантастическаго. Что же это такое? Безымянный выродокъ. Вотъ, скажутъ, авторъ пе знаетъ эстетики: итть ничего трансцендентальнаго, индивидуальнаго, объективнаго штиль не новый. слогъ простой и рубить съ плеча ».

Вотъ какія річи отпустиль намь Дормедонь Васильевичъ! Мы съ своей стороны скажемъ только то, что въ его «Запискахъ» въ самомъ ствуеть даже вкусь, видно одно savoir faire, деле нёть ни идеализма, ни трансцендентализма: въ нихъ, напротивъ, абсолютный нигилизмъ съ до-«Разговоръ Кингопродавца съ Поэтомъ» при- статочной примесью безвкусія, тривіальности и вель насъ въ грустное расположение духа: онъ безграмотности. Стиль или, какъ говоритъ авторъ, — то время, когда — какъ говоритъ онъ самъ о потопный, ископаемый, его языкъ есть языкъ Тредьяковскаго, Симеона Полоцкаго, Сумарокова. Его слогъ, говоритъ онъ, простой и рубитъ съ плеча: правда, онъ точно ужъ черезчуръ простовать, а какъ онъ рубить съ плеча, объ этомъ судите сами по отрывку следующей курьезной

Быль, изволите видёть, маіоръ Трубинь, котораго дернуло жениться въ сорокъ пять лътъ на молодой девушке; у маіора быль любимый деньщикъ Козмичъ, обладавшій столь великимъ умомъ, томъ» поразило насъ грустнымъ чувствомъ еще сколько пралично имъть деньщику. Черезъ пять одно обстоятельство: помните ли вы мъсто, гдъ льть посль своего брака мајору надо было купоэть, разочарованный въ женщинахь, отказы- да-то отлучиться съ своимъ деньщикомъ. Послъ вается, въ своемъ благородномъ негодованіи, вос- этого вступленія намъ будетъ понятенъ слёдуюшій отрывокъ:

> «Мнѣ минуло пятьдесять лѣть, рюмиль про себя маіоръ. Такъ и быть. У меня жена безцѣнная, но мит пятьдесять льть—ия должень остерегаться. Ну, если»... Туть опять маіорь задумался... Оть хавь версты трп, вдругь остановиль онъ своего кона и върному своему штал-

<sup>\*)</sup> Впрочемъ сказка «о Рыбакъ и Рыбкъ» заслуживаеть виимание по крайней простоть и естественности разсказа, и болье всего по своему размъру чисто русскому. Кажется, нашъ поэтъ хотълъ именно сділать попытку въ этомъ размірів, и для того нарочно написаль эту сказку.

мейстеру Ланиль Козмичу даль сльдующій при- вспомнить теперь, про что вы мнж вчера прикаказъ: «Воротись, братъ Козмичъ, домой... и скажи женъ, чтобъ она сеголня силъла дома и отнюдь никого не принимала. Признаться тебъ, мнъ что-то не хочется, чтобъ она безъ меня одна оставалась. И такъ, воротись домой, а потомъ догоняй меня скорѣе». Козмичъ, услышавъ ба-риновъ приказъ, остолбенѣлъ... «Помилуйте, супарь, что вы надъ собой дълаете! Развъ не жили вы на свътъ довольно, чтобъ узнать?» - «Что это! вскричаль маіорь, немного разсердясь, ты меня ужъ въ этомъ учить хочешь?» -Ланило умолкъ и, не говоря ни слова въ отвътъ, поворотилъ иноходиа и тихимъ шагомъ пустился вспять...

Вхавши дорогой, Козмичъ разсуждаль такъ: «Вотъ господа, вотъ мужья! делай по ихъ воле. Кому охота на каторгу? А мой баринъ самъ на бъду накупается. Что теперь дълать? Какъ не сказать барынъ, отъ барина мнъ бъда, и скавать ей, - отъ барыни барину бъда, какъ снъгъ на голову. Боже упаси!.. Е-ге! постой!» Вдругъ махнуль Козмичь петаго иноходца и какъ изъ лука стръла къ воротамъ прилетълъ. Мајорша... увидя Данилу, стремглавъ бросилась въ нему. «Что ты. Козмичъ? не случилось ли чего?» «Нать, сударыня, все слава Богу по добру по влорову! Баринъ приказалъ клачяться, приказалъ сказать, приказаль доложить, не извольте, дискать, безъ него на барбост верхомъ садиться; онъ, дискать, хоть и смирная собака, однако. дискать, шутокъ не любить и върно-де васъ укусить». Отдавъ свой рапортъ, Козмичъ пустился по дорогъ вслъдъ за мајоромъ. Мајорша возвратилась въ свою комнату и кръпко задумалась... «Что значить этоть повелительный приказъ?» говорила она про себя. «А! я это ясно вижу: эти мужья насъпробують-и хотять узнать, далеко-ли наше послушание простираться можетъ: но нътъ, полно, за тъмъ-ли и посвятила ему молодость и провождаю дни мои състарикомъ, чтобъ повиноваться смѣшнымъ его хотѣніямъ.

Вамъ, милостивыя государыни, безъ сомнънія извъстно, что у любезнаго пола ръшение съ исполненіемъ почти въ одинаковомъ времени, вовсе въ противность приказнаго порядка, гдф иногда нарочитое время проходить; следовательно, мајорша вышесказанное свое рѣшеніе немедленно въ исполнение произвела: на барбосъ ну верхомъ тздить. Барбось, чтобъ огрызаться, не туть-то было! на барбоса пуще навалилась, доколь барбосъ, какъ сущій грубіянь и сущая собака, милую ношу съ себя не сбросилъ и больно барынъ ручку не укусилъ... На другой день по возвращеніи маіора, не забылъ онъ при первой встрѣчъ и будто ненарочно о гостяхъ спросить, на что жедаемый отвъть получиль. Куда съ радости дъваться? Обниманіе, цълованіе такое, что ни въ сказкъ сказать, ни перомъ написать. А между тьмь мајорша ручку спрятать не забыла. Мајоръ, чтобъ ручки цвловать, одной руки нвтъ, какъ нвтъ! – «Чтоза пропасть! – вскричалъ мајоръ, – что съ твоей ручкой сдълалось?»—«Ничего... право, ничего... я виновата, мой другъ, я... Ты вчера приказывалъ о барбосъ, а я не послушалась, вздила на немъ; и онъ мев руку укусилъ»... «Что я приказываль вчерась? - вскричаль маіорь, -- когда? съ къмъ?» - «Да вчерась, съ Данплой»,
 отвъчала маюрша съ увърительнымъ тономъ. Дъло уже шло не на шутку, и Данило на ту бъду явись въ комнату. «Что я съ тобой вчерась къ женъ приказываль!» спросиль его мајоръ. - «Такъ, милостивый государь, - ответствоваль Козмичь, - я барыне сказаль...» - «Что ты ей сказаль?» -«Да, сударь, про барбоса.»—«Что ты навраль?»-«Нётт, милостивый государь, не навраль,— сказаль Козмичь утвердительно.—Прошу вась только

вали. Ну, что жъ, взгляните на барынину ручку, еслибъ я ей не то сказалъ?»

Говорятъ, что эта пошлая сказка принадлежитъ Боккачіо: если это правда, то удивительно, какъ она перешла въ фантазію русской черни; любой кучеръ или лакей перескажетъ вамъ ее по своему. Кучера и лакеи любять соблазнительныя исторіи насчетъ госполъ, въ этомъ нътъ никакого дива; но странно, какъ вздумалъ ее пересказывать Прутиковъ, этотъ старецъ, который безпрестанно твердить о нравственности, который недоволень всемъ современнымъ-и англійскимъ клубомъ, и новъйшими романами, и новъйщей литературой, и новъйшимъ покроемъ платья, и новъйшимъ поколеніемъ, потому что во всемъ этомъ видитъ совершенную безнравственность. Если повърить его мудрости, то въ настоящее время все безнравственно-лаже троттуары, по которымъ кодять люди, и крыши домовь, по которымь ходять галки и трубочисты; что правда, совъсть, честь существовали только въ старину, въ то время, когда люди хвастались безбожіемъ, щеголяли кощунствомъ, гордились числомъ обольщенныхъ женщинъ и убитыхъ противниковъ; когда судьи передъ зерцаломъ торговались съ просителями, словомъ, это время, такъ прекрасно характеризованное безсмертнымъ Грибовдовымъ. И вотъ какими средствами, вотъ какимъ путемъ хочетъ почтенный старецъ обратить на истинный путь нашъ безнравственный въкъ! Но это явная ошибка въ разсчетъ со стороны автора: онъ, кажется, не поняль нашего въка; едвали и нашь въкъ пойметъ его. И это очень естественно; времена, а вмъстъ съ ними и понятія о нравственности переходчивы. Поэтому, да не осуждаетъ насъ почтенный старецъ, если мы объявимъ ему за тайну (для него), что его понятія о нравственности намъ кажутся совершенно безправственными. Мы, люди новъйшаго покольнія, мы презираемъ бракомъ по разсчету, презираемъ этой торговой сдёлкой, уничтожающей постоинство человека и общества, но уважаемъ идею брака, какъ священнаго союза двухъ душъ, понимающихъ одна другую, союза любви, освящаемаго чувствомъ и религіей. Поэтому въ нашихъ глазахъ старикъ, женившійся на молодой девушке, есть или глупець, стоящій на степени безсмысленнаго животнаго, или отвратительный сластолюбець, что едва ли еще не хуже; и потому намъ смѣшна и вѣрность маіорши, и любовь маіора, и еще смітнь показалась бы измѣна его сожительницы. Потомъ, мы, люди новъйшаго поколънія, слишкомъ уважаемъ идею женщины, слишкомъ горячо вфримъ въ достоинство человъческое и возможность его въ обоихъ полахъ, слишкомъ убъждены въ добродътели женщины, которая способна возвыситься до святого чувства любви, чтобы не втрить въ чистоту и твердость женщины; мы даже не почитаемъ за добродътель этой чистоты и твердости, а видимъ въ нихъ простое и обыкновенное исполнение дол-

га, лаже и не исполнение долга, а просто есте- выказать себя странностью, обратить на себя ственное состояніе женщины, потому что добро- общее вниманіе, чёмь истинную мудрость. И въ детель есть усилю, победа надъ какимъ-нибуль самомъ деле, человекъ, который сшилъ бы себе порочнымъ или эгоистическимъ норывомъ, а лю- долгополый сюртукъ съ высокимъ лифомъ на тъ бящая женщина не можеть вмёть полобныхь по- деньги, на которыя онь могь бы сщить молный рывовъ въ отношении своей върности къ мужу, сюртукъ, этотъ человъкъ оказалъ бы себя или следовательно у ней не можеть быть не только чудакомь, что, разумется, не предосудительно, борьбы съ преступнымъ чувствомъ, но даже и или глупцомъ, что очень предосудительно. Такъ мысли о такой борьбъ. Видите ли, почтенный что же значать ваши напалки на молы, почтенстарецъ, мы обогнали васъ въ нравственности и ный старецъ? Знаете ли вы, что Россія, какъ и следовательно не только не нуждаемся въ ва- всякое государство, обязана своимъ образованішихъ урокахъ, но еще почитаемъ себя вправъ емъ, въ числъ многихъ другихъ причинъ, наибозадать вамъ порядочный. Ваша повъсть не имъетъ лье модъ? Петръ Великій обриль наши боролы и для насъ ни значенія, ни смысла; порядочная переміниль нашь костюмь, что было необходимо женщина не дочтеть ея до конца и не позволить для нашего сближенія съ Европой и въ умственчитать ее своей дочери. Ваша пов'єсть можеть номь отношеніи; онь заставиль насъ учиться доставить удовольствие и пользу разв'т необразо- изыкамъ и наукамъ. На кого прежде всего пало ванному классу нашихъ бородатыхъ жреповъ бремя тягостной, но необходимой реформы? Ра-Вахусова храма, отмъривающихъ православнымъ зумъется, на дворъ. Двору стало подражать божестяными сосудами спиртуозную влагу. Ваша гатое дворянство, этому - медкое дворянство, этоповъсть могла бъ имъть значение и смыслъ на- му -- и разночинцы, а теперь купцы и мъщане. задъ тому л'ять двадцать, когда еще бродили Если теперь образовываются по уб'яжденію въ гибельныя правила восемнадцатаго въка, когда пользъ и необходимости образованія, то тогда честь женщены почиталась позоромъ, плебейской учились просто изъ молы, чтобъ не отстать отъ манерой, неумёніемъ жить въ свётё, когда бракъ высшихъ себя. Общество можетъ идти впередъ почитался родомъ вуаля, накидываемаго на раз- только благоразумнымъ и тихимъ отстраненіемъ врать, родомъ привилегіи на распутство. Но и стараго и зам'єненіемъ его новымъ. Да, мода есть тогда вамъ не мѣшало бы имѣть побольше вкуса благолѣтель обществъ. Я не понимаю, почему и запастись большей грамотностью, большимъ старинный, прочный, но неуклюжій и тяжелый умѣньемъ выражаться на языкъ понятномъ, жи- берлинъ лучше прочной же, но легкой и красивомъ, образованномъ, общеупотребительномъ, а вой кареты? А кто изъ уродливаго берлина сдъне на какомъ-то старинномъ подъяческомъ жар- лалъ шегольскую карету? Мода, непостоянная, гонъ. Теперь же, въ наше время, ваша повъсть безпокойная мода, всегда скучающая, всегда неи всё ваши нравственно-сатирическія статейки довольная настоящимъ. Модё обязаны мы всёдаже не смёшны, потому что ужъ черезчуръ ми удобствами нашей жизни. Что же, почтенный скучны и плоски. Вы сражаетесь съ тънью, старецъ, значатъ ваши нападки на моду? Развъ съ призракомъ, вы мътите не туда, куда безъ васъ никто не зналъ, что человъкъ, посвянадо, вы прикладываете свои пластыри къ здоро- тившій себя исключительно на служеніе модъ, вымъ членамъ общества и не видите его истин- есть человъкъ пустой, ничтожный? О, нътъ! вы ныхъ ранъ, которыхъ конечно много и которыя, хотъли блеснуть умомъ, похвастать остроуміемъ безъ сомнёнія, очень глубоки. Вы напримёръ на- —и ошиблись въ своемъ разсчете, потому что падаете на моды: старая, очень старая пъсня, кто нынче нападаеть на моды, того не читають... такая старая, что въ сравненіи съ ней «Выду Вы нападаете на Англійскій клубъ, какъ на я на річеньку» кажется пісней, сейчась сложен- подрывь домашней семейной жизни-и опять не ной. Моды нисколько не вредять обществу. Кто впопадь! Можно имъть свой домъ, любить до при большомъ состояни разоряется отъ моды, безумія жену, словомъ, быть хорошимъ мужемъ тотъ мотъ, расточитель, который разорился бы, и отцомъ, и вздить въ клубъ. И почему же не еслибы и не было моды; кто, не имъя состоянія, долженъ вздить въклубъ или собраніе человькъ, гоняется за модами, тотъ сумасшедшій, который которому ограниченное состояніе не позволяетъ остался бы сумасшедшимъ, еслибы и не было заводить у себя дома собранія и давать балы? моды. Притомъ если отъ модъ разоряется одно Въ клубъ не все же играютъ въ карты, тамъ и сословіе, то богатветь другое, следовательно для вдять, и пьють, и говорять, и читають все, что государства ивтъ вреда. Сверхъ того нынче уже представляетъ отечественная и иностранная журпризнано, что и подъ моднымъ фракомъ изъ налистика. Кто же охотникъ до картъ, тотъ и дорогого англійскаго сукна и подъ золотистымъ дома, и въ гостяхъ можетъ удовлетворить своей жилетомъ можетъ быть благородное и пламен- охотъ. ное сердце; что модная шелковая шляпа можетъ покрывать голову великаго и глупаго ходите ее и безиравственной, и безчинной; вамъ ума. Нынче всъ согласны въ томъ, что не нравятся многіе нынъшніе романы, вы говостранность и неприличіе въ одеждів обли- рите, что ихъ нельзя дать въ руки дівушків; я

Вы нападаете на современную литературу, начаетъ скорве суетное желание отличиться, не хочу защищать передъ вами современной литературы и нынёшнихъ романовъ, потому-что главиёйшихъ недостатковъ «Исторіи Россійскаго «Барбосъ, или на своемъ поставлю».

и тупоумныхъ остротахъ.

благоларны!...

Русская исторія пля первоначальнаго чтенія. Сочинение Николая Полевого. Часть третья. Москва. 1835.

изъ главныхъ причинъ, способствовавшихъ воз- бой, для пагубы и мученія бёднаго челов'ячества, вышенію этого достопиства. Мы имжемъ насчеть и эти двж половниы сшиты у него, какъ говоэтого свои понятія: мы уб'єждены, что одинъ изъ рится, б'єлыми нитками. Грозный быль для Ка-

это быль бы напрасный трудь; мы не поняли бъ Государства» Карамзина заключается въ томъ, другь друга. Скажу вамь только, что многіе изъ что она, объемдя собой событія, не простиравромановъ, на которые вы намекаете, никогла не шіяся лаже до избранія Михаида, состоить изъ оскорбляють въ такой степени нравственнаго двенадцати, а не изъ трехъ или много-много чувства женщины, какъ повъсти вродъ вашей четырехъ томовъ. Мы не исключаемъ изъ этого недостатка рфинтельно всфоныты, и предшество-Вы доказываете, что не должно пьявствовать, вавшіе труду Карамянна, и послідовавшіе за клеветать на ближняго, оплошно управлять имь. Въ самомъ дъль, къ чему служить слишніемъ, и проч. Это истаны неоспоримыя, я мы комъ подробное изложеніе событій, эта свалка, отъ души бы поблагодарили васъ, еслибы не вы- этотъ свозъ и важныхъ, и пустыхъ фактовъ? учили ихъ наизусть въ нашихъ азбукахъ и про- Не вредитъ ли это и общности событій, которыя писяхъ, по которымъ учились въ пътствъ читать должны врезываться въ памяти мастерскимъ и писать. Жаль, что между этими подезными изложениемъ и уловляться однимъ взгляломъ? Не истенами вы пропустили одну, и очень важную, вредить ли это и смыслу событій, который у истоа именно ту, что не полжно писать и излавать рика выражается въ плеяхъ? Покажите намъ хакнигъ, не выучившись грамот и не умъя поря- рактеръ историческаго лица такъ, чтобы оно дочно выражаться на отечественномъ языкф. рисовалось въ нашемъ воображеніи, проходило Да, почтенитвиній старець, Дормедонь Ва- передъ нашими глазами со встмя отттиками сильевичь, вы сражаетесь съ тънью, съ призра- своей индивидуальности; уловите идею событія комъ, вы палитесь не туда, куда нало, вы не и выразите ее не разсуждениями и разглагольпонимаете истинныхъ недуговъ человека и чело- ствованіями, а изложеніемъ событія такъ, чтовъческаго общества, вы не знаете этого вели- бы идея сама невольно бросалась, такъ сказать, каго правила, что «la morale est dans la na- въ глаза читателя; представьте намъ всф фазы ture des choses», а не въ скучныхъ поученіяхъ жизни народа, все ен переходы и измененія, оттъните и очертите ихъ: вотъ долгъ историка. Я написаль о вашей книгь не для публики: Пля всего этого не нужно многотомных визлопублика не прочтеть ея, можете быть въ этомъ женій фактовъ; все это видиве и ясиве въ сжаувърены; я написаль это для васъ, чтобы за- томъ, сосредоточениомъ разсказъ. Разбираемое щитить передъ вами публику, показавъ причину нами сочинение служитъ самымъ лучшимъ подея невниманія къ вашей книгь: будьте жъ мнь твержденіемъ справедливости нашего мньнія. Оно полно и общирно во всемъ смыслъ этого слова: его первая часть даже могла бы быть гораздо короче не къ ущербу, а къ усугубленію своего достонества. Оно совершенно удовлетворяеть тѣ требованія, которыя мы полагаемъ въ основу достоинства исторического сочиненія. Ха-Третья часть «Русской Исторіи» Полевого рактеры действователей въ ней изображены удипревзошла всв наши ожиданія Это уже не про- вительно. По недостатку положительных и факсто ученіе для дітей, это уже книга для всіхъ. тическихъ свірдіній мы не можемъ ни повіт-Авторъ оставилъ или, лучше сказать, сбился съ рять ихъ сказаніями лётописей, ни ручаться тона детскаго разсказчика на тонъ повествова- за ихъ историческую верность: но можемъ смело теля, историка. Но, оставивши тонъ дътскаго раз- увърить нашихъ читателей, что эти характеры сказчика, который, правду сказать, и въ первыхъ не образы безъ лицъ, не мертвыя тёни, а жидвухъ томахъ состоялъ только въ однихъ обра- выя созданія, которыя вы видите передъ собой, щеніяхь къ «любезнымъ читателямъ», онъ про- которыя имъють для васъ не только смыслъ и должаетъ свое прекрасное сочинение въ какомъ- душу, но и тёло, но и образъ, опредёленный то общедоступномъ и всёхъ удовлетворяющемъ и типическій. Въ этомъ отношеніи мы поспотонь. Его разсказъ отличается изящностью и рили бы съ почтеннымъ авторомъ только настройностью, представляеть собой правильную, счеть Іоанна IV. Намъ кажется, что онъ не разсимметрически расположенную галерею мастер- гадаль или можеть-быть не хотёль разгадать скихъ картинъ, проникнутъ одушевленіемъ, по- тайну этого необыкновеннаго челов'ька. У насъ лонъ мыслей и вифстф съ этемъ отличается та- господствуетъ нфсколько различныхъ мифній на кой простотой изложенія, что, удовлетворяя са- счеть Іоанна Грознаго: Карамзинь представиль маго взыскательнаго ученаго, доступенъ и для его какимъ-то двойникомъ, въ одной половинъ дътей, и для простолюдиновъ. Тъсные предълы, на- котораго мы видимъ какого-то ангела, святого значенные себё авторомъ, не только не повредили и безгрёшнаго, а въ другой-чудовище, изрыгнудостоинству его сочиненія, но еще были одной тое природой, въ минуту раздора съ самой со-

ранствъ ?... Онъ любитъ Телепнева — и они вы- шаяся надъ его смертнымъ часомъ, оскорбиврывають любимца изъ его объятій и ведуть его шая и законь, и справедливость, и совъсть; до основанія, а такія души не забывають подоб- воля и ненавистная боярщина... Мысль объ изныхъ потрясеній. Онъ дёлается юношей и рас- мёнё и крамолё сдёлалась его жизнью, и съ путничаеть: бояре видять въ этомъ свою пользу тёхъ поръ онъ вездё и во всемъ могь видёть и подучивають его на распутство. Но зрълище одну измъну и крамолу, какъ человъкъ, помънароднаго бъдствія потрясаеть душу юнаго царя шавшійся отъ привидънія, вездъ и во всемъ вии вдругъ перемъняетъ его, онъ женится — и на дитъ испугавшій его призракъ... Къ этому прикомъ же? на кроткой, прекрасной Анастасіи; соединилась еще смерть страстно любимой имъ онъ уже не тиранъ, а добрый государь, онъ уже Анастасіи... И теперь какъ понятно его постене легкомысленный и вътреный мальчикъ, а бла- пенное измънение, его переходъ къ злодъйству... горазумный мужъ: какіе люди способны къ та- Ему надлежало бы свергнуть съ себя тягостную кимъ внезаннымъ и быстрымъ перемънамъ?... опеку, не слушать совъты, а дълать по своему, Ужъ конечно не просто добрые и неглупые!... не питать въры, но быть осторожнымъ съ бояр-Онъ подаеть руку иноку Сильвестру и безрод- щиной и править государствомъ къ его славъ и ному Адашеву; онъ ввъряется имъ, онъ какъ счастью: но онъ жаждетъ мести, мести за себя, будто понимаетъ ихъ, но поняли ль они его?... а человъкъ имъетъ право мстить только за дъло Люди народа, они дъйствуютъ благородно и без- истины, за дъло Божіе, а не за себя... Мщеніе корыство, умно и удачно, но они оковывають можеть быть сладкій, но ядовитый напитокъ; волю царя; эта воля была львиная и жаждала это скориіонъ, самъ себя уязвляющій... Кровь раздолья и дёнтельности самобытной, честолю- тоже напитокъ опасный и ужасный: она что о́нвая и пламенная... Свонмъ вліяніемъ на морская вода, чёмъ больше пьешь, тёмъ жажда

рамзина загадкой; другіе представляють его не что ему стоить только пожать плечами, чтобъ только злымъ, но и ограниченнымъ человъкомъ; разорвать педенки. Они наконепъ назначили нъкоторые видять въ немъ генія. Полевой дер- ему и часъ молитвы, и часъ суда и совъта, и жится какой-то средины: у него Іоаннъ не ге- часъ парской потвхи, покорили эту душу тяжній. а просто замівчательный человівкь. Съ этимъ кому, холодному, чинному и бездушному этикету, мы никакъ не можемъ согласиться, тёмъ болёе, а эта душа была пылка, нетерпёлива, стояла что онъ самъ себъ противоръчитъ, изобразивъ выше предразсудковъ своего времени и въ тайнъ такъ прекрасно, такъ върно, въ такихъ широ- презирала безсмысленными обрядами... И парь кихъ очеркахъ этотъ колоссальный характеръ, надълъ иго, слушался своихъ любимпевъ, какъ Въ самомъ разсказъ Полевого Іоаннъ очень по- дитя, казалось, былъ всъмъ доволенъ; но его нятенъ. Объяснимся. Есть два рода людей съ сердце точилъ червь униженія... У царя есть сынъ добрыми наклонностями: люди обыкновенные и и есть дядя-последній обломокъ развалившаголюди великіе. Первые, сбившись съ прямого пути, ся зданія удёловъ. Царь боленъ при смерти; въ это дълаются мелкими негодяями, слабодушниками; время Русь уже пріучилась страшиться крамоль; вторые — злодъями. И чъмъ душа человъка наслъдство престола было уже опредълено и огромное, чемь она способное къ впечатль- утверждено общимь, народнымь мнонемь: сынь ніямъ добра, тъмъ глубже падаеть онъ въ без- царя быль уже выше своего дяди — и что же? дну преступленія, тімь больше закаляется во При смертномь одрів умирающаго візнценосца зль. Таковь Іоаннь: это была душа энергическая, возстала крамола: бояре отрекаются отъ законглубокая, гигантская. Стоить только пробежать наго наслёдника, къ ней пристають Сильвестрь въ умъ жизнь его, чтобы удостовъриться въ и Адашевъ... Царь все видитъ, все слышитъ; его этомъ. Вотъ четырехлътнее дитя, остается онъ санъ, его достоинство поруганы: у его смертнаго безъ отца, и кому же ввтряется его воспитание? одра брань и чуть не драка; справедливость на-Преступной матери и самовольству бояръ, этихъ рушена: его сынъ лишенъ престола, который отбуйныхъ бояръ, крамольныхъ, корыстныхъ, ко- дается удёльному князю, который въ глазахъ и торые не почитали за безчестіе и стыдъ лівности, царя, и народа казался крамольникомъ, хотя и нерадинія, явнаго неповиновенія царской волю, быль невинень; которому право жизни было проигрыша сраженія всявдствіе споровъ о мё- дано какъ будто изъ милости... Этотъ ударъ быль стахъ, а почитали себя обезчещенными, уничто- слишкомъ силенъ, нанесенная имъ рана была женными, когда ихъ сажали не по чинамъ на слишкомъ глубока: царь возсталъ для мщенія... царскихъ пирахъ. И что же дёлаютъ съ цар- Трепещите, буйные и крамольные бояре! вашъ ственнымъ отрокомъ эти своекорыстные и без- часъ пробилъ; вы сами накликали кару на свою душные бояре?... Онъ рветъ животное, наслаж- голову, вы оскорбили льва, а левъ не забываетъ дается его смертными издыханіями, а они гово- оскорбленій и страшно мстить за нихъ... Царь рять: «пусть державный тёшится». Кто жъ ви- выздоровёль, оглянулся назады назады было новать, если потомъ онъ тешился надъ ними, его сирое детство, казнь Овчины-Телепнева, тяжсвоими развратителями и наставниками въ ти- кая неволя и ненавистная боярщина, наругавна м'всто казни. Душа младенца была потрясена взглянуль впередъ: впереди опять тяжкая неумъ царя, они спеленали исполина, не думая, сильнее, она тушитъ месть, какъ тушитъ масло

огонь... Пля Іоанна мало было виновныхъ, мало поразительно, какъ дивная и горестная сульба было бояръ — онъ сталъ казнить пъдые города: этихъ трехъ великихъ мужей: Минина, Падипына онъ былъ боленъ, онъ опьянълъ отъ ужаснаго и Никона, которыхъ колоссальные облики изображено у Полевого, и въ его изображени намъ особеннымъ успъхомъ! Одинъ изънихъ, мясникъ, понятно это безуміе, эта зв'єрская кровожал- которому каждый бояринъ, каждый дворянинъ ность, эти неслыханныя здодейства, эта горды- могь безнаказанно наплевать въ дипо и растеня и вмъстъ съ ними эти жгучія слезы, это реть ногой, умълъ не только возбудить патріонятно также и то, что только ангелы могуть изъ Палицына, дъйствовать съ нимъ заодно, упрадуховъ свъта превращаться въ духъ тьмы... влять витстъ съ нимъ Пожарскимъ и достигнуть тиранъ классической трагедін, это не тиранъ Ему дали дворянство и боярство, но не пустили Римской имперіи, гд тираны были выраженіемь въ думу, гд этоть мясникь могь оскорбить свосвоего народа и духа времени, это быль падшій имь поисутствіемь достоинство знаменитыхь боангель, который и въ паденіи своемъ обнаружи- яръ, которые всѣ были такъ доблестны, что и ваеть по временамь и сиду характера жельзна- самь Мстиславскій казался между ними геніемь го, и силу ума высокаго. По мненію Полевого, первой величины...Другой, святой и великій инокъ, онъ былъ выше отца своего и ниже д'ада, въ разд'алившій съ нижегородскимъ мясникомъ в'а-И такъ, очевидно, что излишнее пристрастіе въ минуту страсти вождей, утишившій ропотъ буйпользу Іоанна III заставило историка быть при- ной сволочи продажей священных с ссудовъ, зострастнымъ въ невыгоду Іоанна IV. Славный дотой утвари Лавры, является изгнанникомъ въ дъдъ Грознаго нейдетъ ни въ какое сравнение съ дальний монастырь, по волъ полудержавнаго Петромъ: онъ былъ государь умный, хитрый, осто- инока, и скрывается отъ глазъ изумленнаго его додворцъ, а не на полъ брани; онъ обезпечилъ, бла- другъ и наперсникъ царя, мужъ совъта и разума, тельность Руси, въ которой впрочемъ долго еще самъ предразсудковъ, гибнетъ жертвой происковъ парскій сань, учредиль восточный этикеть: и судьба!... Честь и слава таланту, умівшему преди во дворцв, и на полв брани, всегда простымъ кую судьбу!... и дъятельнымъ; мы не столько упивляемся ему

историка мясникъ Мининъ и инокъ Палицынъ, работаны критикой, а это будетъ не скоро!... эти два величайшіе героя нашей средней исторіи, которымъ однимъ Русь одолжена своимъ спасеніемъ, потому что Пожарскій быль только голнымъ орудіемъ въ ихъ рукахъ. Ничто такъ не

напитка крови... Все это върно и прекрасно изо- бражены историкомъ съ особенной любовью и мучительное раскаяние и это унижение, въ кото- тический восторгъ согражданъ, но и поллержать пыхъ появлялась вся жизнь Грознаго: намъ по- его, согласить партіи, примирить вождей, понять Іоаннъ поучителенъ въ своемъ безумін; это не своей цёли, и что жъ стало съ нимъ потомъ? которомъ онъ видитъ какого-то Петра Великаго. нецъ спасенія отечества, примирившій вълютую рожный, благоразумный, твердый, но только во блестью потомства въ неизв'ёстной могил'ё... Третій, годаря своему осторожному уму и судьбъ, самостоя - возстановитель въры, гонитель невъжества и сомн'ввался; онъ возвысиль въ глазахъ народа опять той же бояршины,... Какіе люди! какая воть его заслуга! Но Петра мы знаемь великимь ставить въ истинномъ свътъ такихъ людей и та-

Намъ кажется, что Полевой ошибся въ объемъ посл'в полтавской битвы, сколько посл'в нарвска- своего сочиненія: первая часть его слишкомъ го сраженія; мы не столько удивляемся ему въ велика, слишкомъ несоотвътственна съ стройего борьбь съ внешними врагами, сколько въ ностью цёлаго; вторая и третья отличаются соборьб'є съ нев'єжествомъ и фанатизмомъ народа... вершенной соотв'єтственностью другь другу и Не им'я ни времени, ни м'яста, а притомъ и удивительной перспективностью событій; но каожидая посл'ёдней части «Русской Исторіи» По- кова же должна быть въ этомъ отношеніи полевого, мы не можемъ входить въ ея подробное слёдняя, т. е. четвертая часть, которая должна разсмотржніе и должны ограничиться общими за- вмжстить въ себж событія отъ парствованія Феомѣчаніями. Изъ историческихъ характеровъ съ дора Алексѣевича до нашихъ дней?... Если она особеннымъ искусствомъ изображены: Василій числомъ листовъ будетъ равна третьей \*), то бу-Шуйскій, Скопинъ-Шуйскій, Ляпуновъ, Мининъ, детъ казаться, въ сравненіи съ предыдущими, Авраамій Палицынъ, потомъ слабый Михаилъ, какимъ-то перечнемъ событій, приложеннымъ въ искусный Филаретъ, Алексъй и наконецъ па- видъ дополненія. Мы увърены, что почтенный тріархъ Никонъ - это досел'є совершенно новое авторъ самъ сознаетъ свою ошибку и при втолицо нашей исторіи, въ томъ смыслъ, что мы ромъ изданіи, которое, безъ сомньнія, скоро буеще не видъли его ни въ какой прагматической детъ потребовано публикой, исправить его и, исторіи. Вст эпохи и почти вст важныя событія витьсто четырехь томовь, подарить нась по показаны болже или менже, а иныя и совершен- крайней мере шестью. Тогда мы будемъ иметь но въ новомъ свътъ; такъ напримъръ, въ осо- исторію настоящую и удовлетворительную... Лучбенности царствованіе Алексёя Михаиловича. Въ шая явится тогда, когда наши историческіе маэпоху междоусобій въ яркомъ світі являются у теріалы будуть совершенно объяснены и раз-

<sup>\*)</sup> Которая состоить изъ двадцати одного листа.

торую составият для умныст, милыст и прилежные маленьких читателей и читательниць Владимірь Бурнашев: Спб. 1835.

что найдемъ въ ней помилый вздоръ. - и пріятно себ'я печать истиннаго, неподдівльнаго таданта, обманулись въ своемъ ожиданів. Бурнашевъ объ- котораго, правда, никогда не становится на чтошаетъ собой хорошаго писателя для л'втей-дай- нибуль п'влое, полное и стройное, но который то Богъ! Его книжка-истинный кладъ для дв- твиъ не менве превосходенъ въ своемъ неоконтей. Первая повъсть «Русая Коса» безподобна, ченномъ, отрывчатомъ, прыгучемъ, такъ сказать, Именно такія пов'єсти должно писать для дітей. характерів. Сверхъ того талантъ Вельтмана са-Питайте и развивайте въ нихъ чувство; возбу- мобытенъ и оригчналенъ въ высочайшей степени: ждайте чистую, а не корыстную любовь къ доб- онъ никому не подражаетъ, и ему никто не мору заставляйте ихъ любить добро для самаго жетъ подражать. Онъ создаль себе какой-то осолобра, а не изъ награды, не изъ выгоды быть бенный, ни для кого недоступный міръ; его взглядъ добрыми; возвышайте ихъ души примърами само- и его слогъ тоже принадлежатъ одному ему. Боотверженія и высокости въ д'ялахъ, и не скучай- л'е всего намъ правится его взглядъ на древнюю те имъ пошлой моралью. Не говорите имъ: «это Русь: этотъ взглядъ чисто сказочный и самый хорошо, а это дурно, потому и поэтому», а по- верный. Кто бы сталь поэтизировать древнюю кажите имъ хорошее, не называя его даже хоро. Русь въ формъ Вальтеръ-Скоттовскаго романа, шимъ, но такъ, чтобы дети сами, своимъ чув- а не въ форме полу-фантастической, полу-шутствомъ, поняли, что это хорошо; представляйте ливой сказки- у того вышель бы не романъ, а имъ дурное, тоже не называя его дурнымъ, но какая-то пародія на романъ, что-то блёдное, такъ, чтобы они по чувству ненавидѣли это дур- безжизненное, насильственное и натянутое. За ное. Помните, что основание Евангелія есть лю- прим'трами ходить не далеко. Въ свое время мы бовь, а дюбовь проявляется самоотверженіемъ поговоримъ объ этомъ подробиве. Да, мы твердо своего эгоняма, готовностью жертвовать собой и убъждены, что древняя Русь (т. е. до временъ своимъ счастьемъ для добра и правды. Развивай- усиленія Москвы) годится только на сказки, опете также въ нихъ и эстетическое чувство, которое ры, фантази и фантасмагоріи. Вельтманъ хорошо есть источникъ всего прекраснаго, великаго, по- это понялъ, и потому его романы читаются съ тому что человъкъ, лешенный эстетическаго удовольствіемъ. Они народны въ томъ смыслъ, чувства, стоитъ на степени животнаго. Но какъ что дружны съ духомъ народныхъ сказокъ, подолжно развивать въ дётяхъ эстетическое чув- крыты колоритомъ славянской древности, котоство? вотъ вопросъ, на который должны обра- рая дышеть въ дошедшехъ до насъ намятникахъ. шать особенное вниманіе писатели для дітей. Онъ поняль древнюю Русь своимъ поэтическимъ Мы думаемъ, что для этого одно средство: да- духомъ и, не давая намъ видёть ее такъ, какъ вать дътямъ произведенія, сколько возможно до- она была, даетъ намъ чуять ее въ какомъ-то приступныя для нихъ, но изящныя, но согрётыя зракф, неуловимомъ, но характеристическомъ, теплотой чувства и ознаменованныя большей или неясномъ, но понятномъ. Одно это можетъ слущіе талантомъ, необходимымъ для детскаго пи- въ повёсти, где представляется жизнь действисателя, и какъ глупы люди, презврающіе этимъ тельная, талантъ иногда можно заменить знародомъ литературной славы!

Предки Калимероса, Александръ Филипповичъ Македонскій. Москва. 1836. Двъ части. (Отрывокъ.)

куда только влекла его прихотливая и причудлибаснословныхъ временахъ нашей Руси, столь полной сказочными чудесами, столь богатой сильными, могучими богатырями, красными давицами, съдыми кудесниками, всей нечистой силой, начиная отъ дедушки Кощея Безсмертнаго до лохматаго Домового и обольстительной Русалки стараго Дивпра? Кто не помнитъ Ивы Олельковича съ

Пътская книжка на 1835 годъ, ко- его «нътути» и кривыми ногами, кто не помнитъ Мильны и Младеня? А Святославъ, Вражій питоменъ, его пфстунъ-и кто перечтетъ всф эти фантастические полуобразы, эти пестрыя картины Мы взяди эту книжку съ полной увъренностью, русскаго сказочнаго міра?.. Да, все это носить на меньшей степенью истиннаго таланта. Изъ этого жить неопровержимымъ доказательствомъ неподвилно, какъ редки должны быть люди, обладаю- дельности таланта Вельтмана. Въ романе или ніемъ жизни и людей, вфримъ спискомъ съ существующихъ характеровъ, хорошимъ слогомъ, умными замътками о жизни, воспоминаніями собственной жизни. Конечно и такой романъ всетаки не будетъ художественнымъ созданіемъ, но онъ можетъ занять на нѣкоторое время общее Кому не изв'єстенъ талантъ Вельтиана? Кто вниманіе, можетъ прожить хотя короткое время. не странствоваль съ его «Странникомъ» по всёмъ Но въ созданіяхъ фантастическихъ, сказочныхъстранамъ міра, древняго и новаго, словомъ, везд'я, безъ таланта плохо. Какъ ни натягивайтесь, а все будете или смешны, или скучны. Чемъ вывая фантазія автора? Кто не жиль съ нимь въ мысель нельиве, твмь онь неудачные, если сдыланъ, а не созданъ. Гримаса должна быть къ лицу, если она мила; у фантазіи есть свои гримасы.

Вельтианъ началъ свое поприще плохими поэмами въ стихахъ, но извъстность пріобрълъ своимъ «Странникомъ», этой милой болтовней въ стихахъ и прозъ о томъ и о семъ, а чаще ни о чемъ. Въ «Странникъ» выразился весь характеръ такое? сказка не сказка, романъ не романъ, а его таланта, причудливый, своенравный, который если и романъ, то совсёмъ не историческій, а похожа на ситуъ, ситуъ-на грусть, который от-ющія лица помтшаны на этимологическомъ проличается уливительной способностью соединять изводств'в словь: неужели Вельтманъ захот'влъ межлу собой самыя несоединимыя идеи, сближать быть изобрётателемъ особеннаго рола романовъ самые разнородные образы, отъ кофе переходять — этимологическихъ!... къ индійской пагодъ, отъ жида-фактора — къ На- Но послъ мы поняли все: это не романъ, а тонственное произведение, а дёло и шутка пополамъ; Очевидно, что это шутка!... вы и посмъетесь, и вздохнете, а иногда и освъ- Но эта шутка написана мило, остро, увлекажитесь болже или менже сильнымъ впечатлениемъ тельно, очаровательно; читая ее, и не видишь, стоинство. Много ли книгъ, которыя можно чи- смъло взяться за новый романъ Вельтмана. тать безъ скуки, добровольно?..

«Кощей Безсмертный» есть лучшее произвепеніе Вельтмана. Такъ какъ онъ следоваль непосредственно за «Странникомъ», то и полавалъ блестящія належды на талантъ Вельтмана. Въ самомъ дёлё, ничего нётъ основательнёе, какъ ожилать посл'в хорошаго произвеленія того или силы челов'вческаго духа. Ниспосылаемый на другого автора еще лучшее, послѣ этого еще луч- землю, какъ рѣшитель препятствій, затрудшее. Постепенная эрфлость въ последующихъ ияющихъ ходъ человечества и народовъ, онъ произведеніяхъ есть самый вёрный пробный ка- есть какъ бы фокусъ сознанія современнаго ему

Соч. Бълинскаго. Т. І

то взгрустиеть, то разежеется, у котораго грусть разва этимологическій, нотому что вса дайству-

полеону, отъ перочиннаго ножичка-къ Байрону, кая, злая сатира на историческихъ мистиковъ и изъ настоящаго перелетать въ прошедшее, и изо отчаянныхъ этимологистовъ. Вотъ доказательство: всего этого ленеть какую-то мозанческую кар- Вельтмань доказываеть, разумеется, шутя, что тину, въ которой все соединяется очень есте- Омиръ происходитъ отъ слова «по міру», потому ственно, ничто другь съ другомъ не ссорится, что творецъ «Иліады» былъ слепой старикъ и хословомъ, все принимаетъ на себя какой-то общій дилъ по міру!... У грековъ Вельтманъ нашель и характеръ. «Странникъ» — это калейдоскопиче- вареницы, и кадки, и боченки, и все, что вы ская игра ума, шалость таланта: это не хуложе- можете найти въ московскомъ Охотномъ ряду...

творчества. Какъ бы то ни было, по крайней какъ перевертываются листы, и только съ домъръ вы не утомитесь, не соскучитесь отъ этой садой замъчаешь, что близокъ конецъ. Итакъ, книги, прочтете ее отъ начала до конца, безъ читатель, который хочетъ только позабавиться всякаго усилія: а это, согласитесь, большое до- и имфетъ для этого свободное время, можетъ

> Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ Сочинение Ксенофонта Полевого. Москва. 1836. Двъ части.

Геній есть самое торжественное проявленіе мень силы таланта. Талантъ долженъ идти въ человъчества или своего народа. Неистощимый гору, если онъ хочетъ творить не для современ- въ силахъ и средствахъ, непобъдимый въ борьбъ, никовъ, а для потомства: въ противномъ случав, загадка для самого себя, то идолъ, то жертва онъ есть явленіе, можетъ-быть прекрасное, но людей, мученикъ своего призванія, — какое вымимолетное, мгновенное, падучая зв'єзда, воздуш- сокое и мучительное зр'єдище представляеть онъ ный метеоръ. Всё последовавшіе за «Кощеемъ» своей жизнью! И люди жадно смотрять на это романы Вельтмана были ознаменованы талантомъ зрълище, когда поймутъ и сознаютъ его величіе, и достоинствомъ, но вей они были ниже лучшаго громко и съ восторгомъ рукоплещутъ умершему его произведенія — «Кощея Безсмертнаго». Въ актеру, котораго освистывали при его жизни, поего «Мартын'т Задекв'» зам'тенъ какой то намекъ клоняются, какъ идолу, закланной ими жертвф. на мысль глубокую и прекрасную, но эта мысль И это очень естественно, очень понятно: съ одвыражена такъ загадочно, все созданіе по обык- ной стороны только въ борьбѣ и битвахъ съ новенію изложено такъ отрывочно, что, право, жизнью творится великое, и въ такомъ случать все это начивало походить на злоупотребленіе люди безсознательно служать пружиной деятельталанта, на какой-то фокусъ-покусъ фантазіи. ности генія: съ другой стороны только издалека Вельтианъ играетъ на свой талантъ, и публика грфютъ и освфщаютъ лучи солица, а вблизи они не безъ основанія боится, чтобъ онъ не про- можеть-быть жгли бы и ослівиляли; не весной и не літомъ, а осенью, не въ пышномъ и благо-«Александръ Филипповичъ Македонскій» есть ухающемъ цвъть, а въ печальной и увядающей продолженіе «Странника» . . . . . зелени, приносить дерево свой плодъ. И какъ . . . . . . . . . . . . . . . обвинять людей, что они рудко оцунивають Сначала романъ Вельтмана удивилъ насъ не- генія при его жизнь: Имъ мешаютъ хладнокровмного; мы думали: какъ можно тратить свое но и безиристрастно всматриваться въ его жизнь время на такія конечно очень милыя. но вижств и отношенія личныя, и страсти, и страстишки, и съ тъмъ и безилодныя вещицы? Это тъмъ стран- самолюбіе эпохи, а сверхъ того они вообще венье, что талантъ Вельтмана годился бы на что- ликановъ почитаютъ уродами и ищутъ предменибудь подальнае и посущественнае... Что это товь обожанія себа по плечу. Но какъ бы то ни

было, а истина наконецъ возстановляется, хотя одолеваеть, которая не можеть погнуться, не и позино, справелливость воздается, хотя и за можеть отступить, хотя и можеть передомиться, гробомъ: закатившійся геній сіяеть людямь ров- пасть, но въ такомъ случат она уже не перевымъ и тихимъ свътомъ, не ослъпляя ихъ глазъ живетъ себя. Па. сила води есть одинъ изъ и не скрывая отъ нихъ пятенъ, и люди съ бла- главнайшихъ признаковъ генія, есть его марка. гоговъніемъ поклоняются тъни великаго, изу- И какъ изумительно, какъ чудесно проявичаютъ его жизнь и дъла, чтобы добраться по лась эта дивная сила въ Ломоносовъ! Чтобы понимъ, что такое были они сами въ то время, нять это вполне, надо забыть наше время, наши когла онъ представляль ихъ собой, т. е. мыслиль, отношенія, нало перенестись мыслью въ ту эпоху чувствоваль, страдаль и дёлаль за нихь. Рёдко жизни Россіи, когда грамотныхь людей можно являются на землю эти посланники неба, не было перечесть по пальпамъ, когла учение было каждый въкъ и не каждый народъ гордится ими. Чъмъ-то тождественнымъ съ колдовствомъ; когда Несмотря на свое родственное сходство, несмотря книга была редкостью и неоцененнымъ сокровина тожлество илен, выражаемой ихъ явленіемъ, щемъ. И въ это-то время на берегу Ледовитаго они стоять не всегла на одной ступени ведичія, океана, на рубеж'я природы, въ парств'я смерти, отличаются не всегда равной силой. Но это родился у рыбака сынъ, который съ чего-то зачасто зависить отъ обстоятельствь, среди кото- браль себь въ голову, что ему надо, непременно рыхъ они являются въ міръ. Александры, Цеза- надо учиться, что безъ ученья жизнь не въ жизнь. ри, Карды, Лютеры, Наполеоны действують прямо Ему этого никто не толковаль, какъ толкують на все человъчество, даютъ направление дъламъ это нынче, его даже били за охоту къ ученью, всего міра; Генрихи, Кольберы, Петры д'вйствують какъ нынче бьють за отвращеніе къ наук'. Чуна человъчество и его будущую судьбу не прямо, денъ быль этотъ мальчикъ, не походиль онъ на а чрезъ свой народъ, подготовляя въ немъ но- добрыхъ людей, и добрые люди, глядя на него, ваго действователя на сцене міра.

этихъ скромныхъ, но темъ не менее великихъ ваго смысла» и, по привычке видеть ихъ каждый геніевъ последняго рода. Европа едва знала о день, не видели въ нихъничего необыкновеннаго: его существованіи, отечество знало, и то въ солице имъ казалось большимъ фонаремъ, свъдип' в немногихъ, только имя Ломоносова, но не тившимъ имъ полгода, а чудное сіяніе въ полупонимало идеи, значенія этого имени. И теперь, годовую ночь-отблескомъ большого зажженнаго когда уже наступило время безпристрастнаго костра дровъ; необозримое море они почитали за сужденія объ этомъ челов'єк'ь, многіе ли пони- большой рыбный садокъ; словомъ, этимъ благомають всю огромность его генія, многіе ли даже разумнымъ людямъ все казалось обыкновеннымъ, уважають его по сознанію, по уб'єжденію, а не по кром'є денегь и хл'єба. Но мальчикь смотр'єль привычк'ь, не по урокамъ школы, вр'взавшимся въ на все это другими глазами: въ полугодовой ночи памяти, не по нелъпымъ возгласамъ педантовъ, онъ видълъ что-то чудлое, скрывавшее въ себъ прожужжавшимъ уши всему читающему міру?... таинственный смыслъ, скеанъ манилъ его въ Да и за что въ самомъ дълъ уважать Ломоно- свою неисходную даль, какъ-бы объщая ему объсова? Что онъ сдълаль? — Ровно ничего, если яснить все непонятное, все, что сообщало его угодно! — Гдт дтла его? — Цигдт, если хотите! — душт странные порывы, волновало его грудь не-Но, спросимъ мы въ свою очередь, что сдълаль изъяснимой и сладкой тоской, возбуждало въ его Петръ Великій, гдё дёла его? — И на повёрку умё вопросы за вопросами... Да, мальчикъ былъ выйдеть опять-таки ничто и нигде!... Въ самомъ любимое дитя природы, родной сынъ между милдълъ, развъ нынъшній Петербургъ — его Петер- ліонами пасынковъ, а между любчиымъ сыномъ бургъ, нынъшняя Россія — его Россія?... Такъ, и любящей матерью всегда существуетъ симпане его, не та, совствить другая; но безъ него она тическое чувство, которымъ они молча понимане была бы такой, какой мы ее видимъ...

ство: тотъ и другой положили начало великому ему мало было любоваться на прекрасную прид'ялу, которое потомъ пошло другимъ путемъ, роду, онъ хот'ялъ заставить ее говорить съ собой, другимъ образомъ, но которое не пошло бы безъ открыть себъ ея завътныя тайны, словомъ, ему нихъ. Дать ходъ идет, пробудить жизнь въ ав- хоттлось чего-то такого, чего онъ не умъль натоматъ — великое дъло, на которое мало здра- звать и чего боялся... И вотъ онъ, покорный ваго смысла, мало ума, мало таланта, на которое внутреннему голосу, оставляеть любимаго отца и нуженъ геній, а геній есть олицетвореніе, про- ненавистную мачиху, б'яжить въ Москву... Заявленіе иден целаго человечества, целаго на- чемь? — учиться. Странный мальчикъ! чего онъ рода въ лицъ одного человъка. Геній не есть, надъялся, чего добивался? Тогда еще не давали какъ сказалъ Бюффонъ, терпъніе въ высочай- за знанія чиновъ, тогда наука еще не была дойшей степени, потому что терпъніе есть добродъ- ной коровой, и не золото, не почести, а бъдсильная воля, которая все побъждаеть, все пре- Говорять, что есть свои наслажденія въ наукт,

пожимали плечами. Всъ, и старше его, и моложе, Нашъ Ломоносовъ принадлежитъ къ числу и ровесники, всё смотрёли на вещи глазами «здраютъ другъ друга... Но мальчику мало было пони-Между Ломоносовымъ и Петромъ большое сход- мать чувствомъ, онъ хотълъ понять разумомъ; тель посредственности, бездарности; но онъ есть ность, горесть и унижение сулили они безумному... забывай, что это не долгъ, а жертва съ твоей люди писать гладкими и звучными стихами?нинъ неба, вельможа вселенной!...

нію: вся жизнь его была прекраснымъ подвигомъ, теперь риторики въ томъ значеніи, какое дабезпрерывной борьбой, безпрерывной побъдой. ють ей, какъ наукъ, научающей красно писать, Голова ходить кругомь отъ мысли, что было сдёлалась исключительнымь достояніемь недансделано въ Россіи до Ломоносова, и что онъ товъ, глупцовъ, и считается за такую же науку, долженъ былъ сдълать, и что сдъладъ. Петръ какъ алхимія и астрологія. Ломоносовъ быль не Великій, прежде нежели завель въ Россіи пер- только поэтомъ, ораторомъ и литераторомъ, но вую типографію, долженъ быль самъ нарисовать и великимь ученымъ. Обширная область естествоформы новыхъ буквъ; прежде нежели увидѣлъ знанія сильно манила его пытливый умъ, и не первый печатный лясть, должень быль своими вотще, по прекрасному выражение Полевого, «въ державными руками править корректуру; прежде видъ Ломоносова, Россія стучалась въ двери нежели увидёль обученное войско, должень быль Вольфа. съ жаждой науки и знанія». Онъ всёмь

потому только, что она наука, свое блаженство собой показать илеаль соллата, илеаль повиновъ истинъ, потому только, что она истина: го- венія: прежле нежели увильлъ успъхъ всенныхъ ворять, что вившняя жизнь не удовлетворяеть укрвпленій и флота, должень быль самь быть и даже тёхъ дюдей, которые исключительно для кузнецомъ, и плотникомъ, и слесаремъ, и столянея созданы, потому что среди избытка земныхъ ромъ, словомъ -- всёмъ. Такъ и Ломоносовъ: онъ бдагь эти люди желають еще большихь, кото- все должень быль самь сдёлать, всему положить рыхъ земля уже не въ состояни имъ дать, и что начало; строя домъ, долженъ былъ делать и булто бы эта ненасытность есть доказательство подмостки, обжигать кирпичи и растворять изневозможности удовлетворенія себя однимь зем- весть. До него существовала только русская азбунымъ: говорять, что, напротивъ, внутренняя ка, но не было русскаго языка, и только послъ жизнь вполив удовлетворяетъ человека, внима- него сталъ возможенъ въ Россіи разд'яль учетельнаго къ ея таинственному зову, что духов- ныхъ и литературныхъ трудовъ. И вотъ онъ пиная пища насыщаеть, не обременяя, услажда- шеть грамматику, которая уже не голится для еть, не производя отвращенія; говорять еще, что нашего времени, но лучше которой еще не являбулто бы есть свое счастье въ несчастіи, свое дось у насъ: даеть законы языку и утвержда. блаженство въ страданіи, свое сладострастіе въ етъ ихъ образпами. Какой же можно требовать дишеніяхь и жертвахь для истиннаго, благого и художественности отъ его стихотвореній и его прекраснаго... Да, это говорять и пишуть не похвальных словь, когда они писаны были не только нынк, и говорять это не одни мудрые столько по призыву вдохновенія, не столько изъ въка, но и люди обыкновенные, говорять не какъ безсознательной потребности творить, сколько мстины въроятныя, но какъ аксіомы непрелож- по призыву нужды, сколько по сознательному ныя; но тогда, но въ то время въ самой Европф желанію дать образцы литературы и повърить эти истины постигались только избранными, на практик' теорію языка и стихосложенія. И только солью земли, и постигались темнымъ чув- какъ онъ успълъ въ послъднемъ! Введенное имъ ствомъ, а не сознательнымъ разумъніемъ; въ стихосложеніе осталось навсегда въ русскомъ Россіи же никто не подозрѣвалъ ихъ, никто и не стихотворствѣ, и стихи его, по гармоніи, гладдогадывался о нихъ. Кто жъ сказалъ о нихъ на- кости, правильности языка, гораздо выше его шему бедному, необразованному коноше, нашему прозы, въ которой онъ старался поддёлаться холмогорскому мужику, человъку низкаго про- подъ складъ и конструкцію латинской прозы. исхожденія? — Никто, кром'є этого внутренняго Мы даже думаемъ, что Ломоносовъ былъ челотолоса, который слышится душе избранной, ни- векь съ решительнымъ талантомъ къ поэзін: кто, кромф этой глубокой вфры, которая двига- кромф яркихъ, хотя и немногихъ проблесковъ етъ горы съ места на место!.. Кто даль ему истинной поэзіи, въ его одахъ есть строфы, какъ средство идти съ такимъ упорствомъ къ своей будто написанныя десять летъ назадъ тому. Коцъли?—Никто, кромъ этой могучей воли, кото- нечно въ наше время звучный и гладкій стихъ рая есть орудіе генія... Иди же въ свой путь, уже не есть несомнанный признакъ таланта, но стремись на свое великое д'вло, юный геній! Бо- тогда, во времена Кантеміровъ, Тредьяковскихъ, рись съ людьми, страдай отъ нихъ, для ихъ же Сумароковыхъ, тогда одно вившнее достоинство счастья, жми руку богачу, склоняй чело предъ Ломоносовскихъ стиховъ могло ручаться за невельможей, но не для нихъ и не для себя, а ради поддёльное внутреннее достоинство. Въ самомъ приращенія науки въ любезномъ отечествь, и не діль, когда у насъ стали даже и бездарные стороны, что ты не должень, ради суеты земной После Пушкина; и я заключаю изъ этого, что или раболеннаго удивленія къ блестящей ничто- даже внешняя сторона искусства доступна тольжности, къ позлащеннымъ кумирамъ, унижать ко одному таланту, и уже не прежде, какъ попредъ сынами земли, любимцами слъпого счастья, слъ его подвига, она дълается достояніемъ русвоего достоинства, своего великаго саца, своего тиньеровъ. Риторика Ломоносова тоже была вевысокаго рода, ты, избранникъ Божій, гражда- ликой заслугой для своего времени; если она теперь забыта, то не потому, чтобы мы имъли И Ломоносовъ не изм'внилъ своему назначе- риторики выше ея по достоинству, а потому, что

гимназін. Да объ Академін тогда и не очень за- лается свётскимъ человёкомъ, вельможей... ботились, она была, какъ и самое просвещение. Доселе у насъ не было біографіи Ломоносова. родъ какого-то парада для торжественныхъ дней — всё извёстія о его жизни являлись въ разброформа, вывезенная изъ Европы, безъ иден. Иланъ санныхъ отрывкахъ тамъ и сямъ. К. Полевой основанія Акалемін принадлежить Петру Вели- решился пополнить этоть важный недостатокъ въ кому, и еслибы Провидънје допустило его осуще- нашей литературѣ и выполнилъ свое намъренје ствить этсть плань, тогда Академія видела бы съ блестящимъ успехомъ. Его книга не романь заботы и попеченія о себь и по крайней мьрь и не біографія въ точномъ смысль этого слова. не нуждалась бы въ пособіяхъ; но послѣ Петра Настоящей біографіи Ломоносова не можетъ и ло Екатерины II смотрели на Акалемію какъ быть, потому что этотъ необыкновенный человекть на мъсто, въ которомъ говорятся торжественныя не оставилъ по себъ никакихъ записокъ, совреръчи въ торжественные дни-небольше. Даже менники его тоже не позаботились объ этомъ. Да просвещенное покровительство благороднаго Шу- и какъ требовать отъ нихъ этого: они смотрели валова немного давало Ломоносову средствъ къ на Ломоносова не какъ на геніальнаго человика, возвышенію этого единственнаго ученаго обще- а какъ на безпокойную и опасную для общественства въ Россіи. Шуваловъ также не всегда могъ наго благосостоянія голову; посредственность низащищать Ломоносова отъ подледовъ-рутинье- чёмъ такъ жестоко не оскорбляется, какъ истинровъ, Тредьяковскихъ, и проч. Академическая нымъ превосходствомъ, и во всякаго рода превосканцелярія была сильнее целой Академіи, подь- ходстве видить буйство и зажигательство... И ячіе были сильнве акалемиковъ.

сень ли такой человъкъ? Или, лучше сказать, главныхъ событій его жизни, но полная картина не должны ли такіе люде составлять предметь жизни геніальнаго человіка исчезла навсегда. живъйшаго любопытства, глубокаго благоговънія Чтобы представить ее, нужно дополнить, расдля встхъ народовъ вообще и для своего въ осо- цвттить воображениемъ извъстные факты, оттубенности? Не есть ли Ломоносовъ одна взъ са- шевать фантазіей сухой очеркъ. Такъ и сдълалъ мыхъ яркихъ вародныхъ славъ? Ученый, поэтъ Полевой. Онъ не нозволилъ себъ ни одного выпреодолжить тысячи препятствій и во всю жизнь онъ состоить въ расцвётленіи живыми подробноостадся человъкомъ, ученымъ труженикомъ, а стями какого-нибудь взвъстнаго факта. Объясвельножей, знатнымъ бариномъ... Какъ резка шедшену до насъ письну Ломоносова къ Шуваго сдълалъ для русской литературы, но какъ Ло- шествія у Полевого, и вы ноймете, въ чемъ соподготовленный къ и менецкому образованию, сби- предметь; какая в врность живописи! Ломоносовъ-

занимался съ жаромъ, любовью и успъхомъ. И прикасалась нога человъческая, и творитъ изъ сколько трудовъ долженъ былъ во всемъ пре- ничего; другой со встин спедствами принимаетолодеть! Онъ пристрастился напримеръ къ мо- ся за поле, еще не обработанное, не заселянное, заикф. и что жъ? -- принужденъ былъ самъ отли- но уже подвергшееся хотя первоначальной развать разнопвътныя стекла! Кромъ того самъ работкъ, продолжаетъ свое прекрасное дъло съ дълакъ, какъ позволяли ему средства, физиче- успъхомъ, который замъчаютъ, ободряютъ, и онъ, скіе пиструменты. Тогда не то, что нынт, тогда взысканный признательностью и милостями, окан-Академія Наукъ была б'ёдн'е всякой нынфшней чиваеть свое дело уже какъ бы ex-officio, д'ь-

такъ, можетъ быть только хронологическій пере-Не прекрасна ли такая жизнь? Не интере- чень сочиненій Ломоносова, съ обозначеніемъ и литераторъ не по случаю, а по призванию, онъ мышленнаго факта; у него есть вымысель, но неслалался, когда улыбнулось ему мірское счастье, нимъ это примарома: извастно, по одному доразница между геніемъ и простымъ дарованіемъ! лову, что этотъ вельможа хотѣлъ помирить его Карамзинъ былъ съ большимъ дарованіемъ, мно- съ Сумароковымъ; прочтите описаніе этого происмоносовъ-то былъ выше его! Одинъ безъ средствъ, стоитъ его изобретение, которое намъ кажется безъ способовъ, находить все самъ, борется на совершенно позволительнымъ и законнымъ. Въ каждомъ шагу; другой, воспитанникъ Новикова, самомъ дёле, какое уменье поэтизировать свой вается съ своего пути и, знакомый съ измецкой весь въ этомъ отрывкъ, таковъ, какъ виденъ въ и англійской литературами, увлекается пустымъ своемъ письмѣ къ Шувалову, — этомъ образцѣ блескомъ «свътской» французской учености и благородства и прямодушія. А Сумароковъ! о, п остается ей верень при общемъ перевороте уче- онъ весь, со всемъ своимъ самохвальствомъ, пуныхъ и литературныхъ идей, при рашительномъ стотой и ничтожностью! Но это не лучшее мъотступничеств в франціи самой отъ себя и реши- сто въ книге: юность Ломоносова, постепенное тельномъперевъсъ германской мыслительности. По- развитие его генія и сознание своего призванія, томъ, одинъ съпустыми вспоможеніями, съ малымъ жизнь въ Германіи, любовь, женитьба, бъгство достаткомъ проводитъ всю жизнь въ укромной въ Россію, первые успъхи, борьба съ невъжетиши кабинета и выходить изъ него только къ ствомъ, — словомъ, весь Ломоносовъ, вся жизнь Шувалову, и то въ надежде «какого-нибудь обра- его изображены такъ просто, благородно, увледованія по своимъ справедливымъ для пользы кательно, съ такимъ одушевленіемъ. Вы читаете отечества прошеніямъ». трудится надъ полемъ не компиляцію, не сборъ фактовъ. а видите жиглухимъ, заросшимъ, къ которому отъ въка не вую и полную картину. чемъ дальше, темъ

сильнее приковывающую къ себе ваши глаза. И мы скажемъ только, что вторичное прочтение ней мара для насъ: вст сужденія о каждомъ ущельяхъ сердець; дава вносится на горяшай здравыя литературныя понятія; нётъ ни малёй- ными огнями сердечнаго неба; чулная лева влездесь истину высшую, истину идеи, которая со- солнце вонзаеть въ дождевыя капли пламя своего предмета. Мы уже сказали, что это и не романъ, морозный паръ безстрастнаго дыханья палаетъ на нальный.

есть пріятное явленіе въ нашей литературів, пре- Везъ сомнівнія, новые стихи дучше прежнихъ; но красный подарокъ публикъ. Мы особенно реко- что все это доказываетъ? — Ничего болъе, какъ тораго готовятся будущіе д'язгели на нив'я че- ств'я «Стихотвореній Бенедиктова». Такъ какъ кіе уроки въ этой книгь, оно увидить въ жизни нами въ то время, какъ особенно дурные, то мы Ломоносова свой долгь и свое назначене, оно вправь думать, что эти, хотя немногія, поправузнаеть изъ нея, что только въ честной и без- ки сделаны авторомъ вследствіе нашихъ замекорыстной д'ятельности заключается условіе чаній. Намъ пріятно вид'ять, что Бенедиктовъ человъческаго достоинства, что только въ силъ обратилъ вниманіе на наши совъты и воспольволи заключается условіе нашихъ усп'яховъ на зовадся ими, хотя и поздно: но это д'ядаетъ честь избранномъ поприщъ. Не всякому природа даетъ его характеру, какъ человъка, а не какъ поэта: но и безъ генія у челов'єка можеть быть стре- и стоекъ, будучи ув'єрень, что каждый его стихъ мленіе къ благу, и добрая, если не сильная во- есть плодъ вдохновенія, которое никогда не обмаля, а съ стремленіемъ къ благу и доброй волей нывается, которое всегда творитъ върно; долдой и указанномъ сознаніемъ своей способности! «Пыганъ»: Зрѣлище жизни великаго человѣка есть всегда прекрасное зрълище: оно возвышаетъ лушу, миритъ съ жизнью, возбуждаетъ дъятельность!..

## Стихотворенія Владиміра Бенедиктова. Второе издате. Спб. 1836.

...Мы было дали себъ слово ничего больше не говорить о стихотвореніяхъ Бенедиктова, предо-

не могло быть иначе: все созданіе проникнуто «Стихотвореній» Бенеликтова не только не застаилеей, и вы вездъ, какъ въ общности, такъ и въ вило насъ перемънить уже высказаннаго маънія, мальйшихъ подробностяхъ, видите эту идею, а но еще болье утвердило въ немъ. Па почему бы эта идея—внутренняя жизнь человъка и генія, мы и перемьнили его? У Бенедиктова попреж-Взгляль на Ломоносова самый вёрный, по край- нему «сверкають веселья; любовь гнёздится въ отлёльномъ труде Ломоносова обнаруживають дадони въвихрь круженія; дюбовь блестить пвётшихъ отступленій отъ истины. Мы разумбемъ четъ магнитными прелестями жельзныя сердна: общаетъ истину и изложению, и подробностямъ, дуча: искра души прихотливо подлетаетъ къ па-Языкъ вездв изящный и благородный, по мв- рв черненькихъ глазъ и умильно посматриваетъ стамъ искусно и удачно подделывающійся подъ въ окна своей храмины; Матильда силить на старину. Все созданіе проникнуто истинной ху- жеребцё плотнымъ усёстомъ; могучей рукой вондожественностью, достойной своего высокаго зается сталь правды въ шипучее сердце порока; и не біографія въ точномъ смыслів этихъ словъ; пламя красоты», и пр., и пр. Да, всів эти вырано это дело и ума, и фантазіи, это поэтическая женія у Бенедиктова стоять попрежнему, амы біографія, принадлежащая и къ наукт, и къ попрежнему думаемъ, что тотъ совствув не поэтъ, искусству, - родъ совершенно новый, ориги- кто прибъгаеть въ своихъ стихахъ къ подобнымъ украшеніямъ. Правда, мы замѣтили пвѣ На, мы чистосердечно и добросовъстно мо- значительныя перемъны или поправки: можетъ жемъ сказать, что книга Ксенофонта Полевого быть есть еще и другія переміны, кромів этихъ. мендуемъ ее молодому покольно, изъ среды ко- то, что мы правы въ нашемъ мнъни о лостоинловъческой мысли: оно найдеть для себя высо- переправлены и передъланы стихи, замъченные геній, не всякому назначено быть Ломоносовымъ, по нашему межнію, поэть должень быть упрямъ всякій можеть выполнить свое назначеніе на жень походить на Пушкина, который въ отв'єть поприщ'й д'ятельности, отмежеванномъ приро- одному критику, осуждавшему его стихъ изъ

И съ камня на траву свадидся,

сказаль: «я должень быль такь выразиться, я не могъ иначе выразиться».

Ночь. Сочинение С. Темнаго. Спб. 1836. (От 1) 8180KB).

...Замътно, что эта «Ночь» есть произведеніе ставляя времени рёшить вопросъ о ихъ достоин- молодого человёка съ душой, съ пыломъ, но еще ствв, этотъ вопросъ, который для некоторыхъ не созрввшаго для мысли, еще не умеющаго откажется важнымъ и спорнымъ; но второе изда- давать самому себъ отчетъ въ своихъ мысляхъ, ніе этихъ стихотвореній заставляеть нась, про- а уже сгарающаго желаніемъ написать и издать тивъ воли, нарушить слово. Чтобы не повторять въ свътъ что-нибудь, непременно написать и изуже сказаннаго нами такъ опредълительно и ясно дать. Опасное желаніе, которое губить истинный и чтобы въ самомъ дёлё не сдёлать важнаго талаетъ, вымучивая изъ него насильственныя и вопроса изъ такого простого и очевиднаго д'ёла, недозр'ёлыя созданія, которое илодить толпы дур-

выхъ писателей, служа имъ порукой за то, что они имѣютъ талантъ! О, еслибы каждый моло- моей тетушки. Москва. 1835. Деп киижки. лой человъкъ, не лишенный чувства и сгораюдвумя словами; нын'ь литераторъ есть лицо по- не стоитъ сбруи, дешевле позолоты! — А вотъ Нынъ молодой человъкъ, пишущій не по невоз- роныхъ; мостовая съ дробвымъ ропотомъ вырыставиль, пишущій прежде времени, безь приго- ней сидять мужчина и женщина; вы думаете, это товленія, больше, нежели когда-либо, похожь на чета влюбленныхь, упивающаяся всей роскошью, мальчика, который надъваетъ огромный галстукъ всёмъ избыткомъ и душевныхъ, и вещественныхъ до ушей, закладываетъ руки въ карманы, при- благъ, — чета, дышащая атмосферой изъ радостей, нимаетъ на себя серьезный видъ и корчить взро- восторговъ и наслажденій жизни?.. Неть, это не слаго человъка. Всему есть свое время; прежде то, это лохматая борода, черные зубы, слои бъсоставляли себё литературную извёстность ка- лиль и румянь, это барышь и торговля, обмань кимъ-нибудь четверостишіемъ къ «Лилъ» или и безсовъстіе, словомъ, это тъ же лыки, тъ же «Нинф», прежде молодые люди думали, что на- мочала, только въ позолоть другого рода; это печатать свое имя значить прославиться и слё- та же ветошь, тоть же отсёль жизни, только поль латься изъ ничего чемъ-то; ныне совсемъ на- лакомъ другого цвета! — Куда жъ обратиться? противъ: нынѣ молодой человѣкъ съ истиннымъ Гдѣ искать и находить безъ ощибки, безъ разочадостоинствомъ, подающій о себ'є истинныя на- рованія? Э, постойте! воть 'єдеть или, лучше дежды, заботится прежде всего обогатить себя сказать, вотъ ползеть на смиренной клячь капознаніями-

И не торонится вписаться въ полкъ шутовъ.

ствомъ убъжденъ, что спасенье не въ од- въ каретъ, но ъздятъ на калиберъ, потому что ной литературъ, слава не въ одномъ мараньъ мысль и чувство всегда предпочитали общественбумаги, а въ выполненіи своихъ челов'яческихъ ному мн'янію, а долгъ челов'яка и христіанина обязавностей, въ стремленіи къ тому, къ чему мишурнымъ выгодамъ жизни, которые въ сознаназначила его природа, къ чему онъ сознаетъ ніи своего человѣческаго достоинства находятъ себя способнымъ. Оно такъ и должно быть: «вче- для себя достаточное вознаграждение за вст лира» всегда хуже «нынче», «завтра» всегда луч- шенія и страданія, добровольно ими на себя наше «нынче»; покольнія совершенствуются, и при ложенныя?.. О ньть! это просто подъячій, челозамътномъ ходъ просвъщения и образованности въкъ, который никогда и не дуналъ ни о чувствъ, въ Россіи уже не редкость встречать шестна- ни о мысли, ни о долге, ни о человеческомъ дцатильтнихь юношей, которые съ насмышливой достоинствь; чувство всегда полагаль онъ въ сытулыбкой смотрять на двадцатильтнихь, не го- номь объдь и рюмкъ водки, мысль для него заворя уже о тридцатильтнемъ поколжній, къ ко- ключалась въ удобствахъ жизни, долгъ — въповтоторому, за слишкомъ немногими исключеніями, реніи нёсколькихъ пошлыхъ правилъ, затвервсе еще идеть этоть стихъ Грибовдова:

Святочные вечера или разсказы

Чудно устроенъ бълый свътъ, какъ полумаешь! шій желаніемъ печататься, излаваль всё плоды Не напрасно говорить русская пословина: «по своей фантазіи, сколько бы дурныхъ книгь бро- платью встръчають, по уму провожають!» Воть силь онь въ свъть и сколько бы раскаянія при- катится по звонкой мостовой великольпная каготовиль себь въ булущемъ!.. Мы говоримъ это рета, которую мчитъ, какъ вътеръ, щестерня лиотъ чистаго серина, говоримъ даже по собствен- хихъ дошалей: форейторъ кричитъ громко ному опыту, потому что имжемъ причины благо- «пади»: сановитый кучеръ съ окладистой бородарить обстоятельства, которыя помешали намь дой ловко править рьяными бегунами; две длинпріобрасть жалкую эфемерную извастность мен- ныя статуи въ ливреяхъ горделиво стоять назамыми произведеніями искусства и занять м'єсто ди; трескъ, громъ, пыль: мелкіе экипажи своравъ забавномъ ряду литературныхъ рыцарей не- чивають, прохожіе бъгуть. И что жъ?—Вы дучальнаго образа. Пишущіе люди разд'ялются на маете тамъ, за подированными стеклами, на литераторовъ и литературшиковъ: первые пишутъ сафьянныхъ полушкахъ силитъ какое-нибуль бопо призванію, по сознанію своей способности пи- жество, доблесть, слава, геній?.. Ніть! тамъ сать: вторые — самозванцы. Нынъ уже настало часто зъваетъ пресыщенное честолюбіе, самолювремя, что понимають различие между этими бивая глупость, дряхлое ничтожество, которое чтенное, а литературщикъ-смъшное и жалкое. мчится легкая, воздушная коляска на паръ воможности не писать, не по желанію высказать вается изъ-подъ ней; Аполлонъ, свётозарный что-нибудь такое, что онъ хорошо созналь, въ богь искусствь, съ охотой променяль бы ее на чемъ вполнъ убъдился, или что ясно себъ пред- свою дрянную колесвицу въ древнемъ вкусъ; въ кая-то умиленная фигура съ сверткомъ бумагъ въ рукъ, въ одеждъ служителя Оемиды. Пойдемъ къ нему, поговоримъ съ нимъ. Можетъ быть это Нын в молодой челов вкъ съ умомъ и чув- одинъ изъ т вхъ людей, которые могли бы вздить женныхъ имъ съ юности, а человъческое достоин-А ты, мой батюшка, ненальчимъ, коть брось! ство-въчинъ коллежскаго ассессора и выгодномъ мъстъ; вдетъ онъ на калиберъ изъ трактира, где его угощаль по силе возможности, чемь Богь послаль, усердный проситель... Но я вижу, мы

выстрадавшійся, падшій подъ бременемъ несча- остается дёлать?.. «По платью встрічать, по сти, ни безчестія, ни гордости, ни униженія, живой пословица.. автомать, въ которомъ не погасъ одинъ инстинктъ Иерелъ нами лежитъ теперь книжка или, дучжизни и развъ сознание своей нравственной смер- ше сказать, книжонка, напечатанная на бумагь, ти: или можеть быть это одно изъ техъ дивныхъ въ которой отпускаются товары «авошныхъ» ства, ни родныхъ, ни благъ, ни горестей, ни ра- ошибками, словомъ, изданная въ типографіи Познають, что насъ ждеть за гробомъ, - словомъ, порадовало насъ и доставило больше удовольствія, одинъ изъ этихъ великихъ поэтовъ, которые не нежели чтеніе многихъ «св'єтскихъ» романовъ торые тъмъ не менъе великіе поэты! -- Нътъ, не увидъли бы этой книжонки, потому что она мотьями, живая спекуляція на состраданіе и ми- объ ней было говорено какъ о рідкости, и мы ее гримасой убожества и несчастія! — Где жъ доходящія до насъкниги хотя до половины, хотя вотъ вамъ великій міровой законъ въ пошлой прочли «Чудную встр'вчу». формѣ!

въ людяхъ. Что это такое, такъ изящно, просто жалкихъ и ничтожныхъ выгодъ, которыя могутъ

несчастливы во всъхъ нашихъ наблюденіяхъ надъ и красиво изданное? — Это стихотвореніе Пушкиразъезжающими на лошаляхъ: попытаемъ счастья на, того поэта, который первый объяснилъ для налъпфиеходами. Вотъстоитъ нишій: полойдемъкъ насъ тайну поззіи. По заслугъ честь! — А это что нему, скажемъ ласковое слово, подалимъ копей- такое, такъ же хорошо, такъ же тшательно изку-овъ нашъ братъ по Христв: узнаемъ, почему данное?-Это ромавъ Булгарина, это «Алексанонъ нишій, зачёмъ онъ нишій. Можетъ быть это дроида» Свёчина!.. Видите, не одни господа хоодна изъ тъхъ, горделивыхъ и непреклонныхъ лятъ въ молныхъ фракахъ: въ нихъ шеголяютъ лушъ, которая хочетъ или всего, или ничего, одинъ и «Иваны»... А это что за книга, напечатанная изъ техъ крепкихъ и гордыхъ кедровъ челове такъ скромно, какъ все книги, печатанныя въ чества, которые, стоя на величайшей вершин' типографіи Греча, на такой с'вроватой бумагу. мысли и чувства, могуть скорбе передомиться, съ такимъ множествомъ опечатокъ? - Это «Аранежели погнуться отъ бури несчастья; одинъ изъ бески» Гоголя, въ нихъ помещены «Невскій Протахъ людей, который любилъ людей, хоталъ имъ спектъ» и «Записки Сумасшедшаго»! Теперь лобра, требовалъ отъ нихъ сочувствія и, не по- видите: не одни «Иваны» ходять въ байковыхъ лучивъ его, хотълъ жить на ихъ счетъ, ничего сюртукахъ съ медными пуговицами; въ нихъ не дълан имъ, презирая и ихъ хвалой, и ихъ иногда рядятся и господа, иногда отъ нужды, осужденіемъ: или можетъ быть это человѣкъ иногла по прихоти или безпечности. Что жътуть стья, для котораго вётъ ни добра, ни зда, ни че- уму провожать», какъ гласитъ мудрая русская

существъ, которыхъ называютъ дервишами, юро- лавочекъ, кривыми, косыми, слепыми буквами, дивыми, для которыхъ н'тъ на землъ ни отече- съ ужаснъйшими опечатками, грамматическими достей, которые не умѣютъ трехъ перечесть, а номарева. И что же?-Чтеніе этой книжонки пишутъ въ жизнь свою ни одной строки и ко- и «светскихъ» журналовъ. Мы можетъ быть и все не то: это просто разврать, прикрытый лох- можеть быть и не дошла бы до нась. Но намь лосердіе ближнихъ, леность, прикрывающаяся достали. Надобно сказать, что мы читаемъ все люди-то? Въ чемъ они вздятъ, какъ они ходятъ, по нескольку страницъ, смотря по тому, какъ во что одваются? Гдв жъ люди?-Вездв и ни- сможется: это наше святое правило, это наше гдъ, если хотите; иногда и въ каретахъ, иногда добровольное мученичество, за которое мы наи въ рубищ'в на перекрестк'в. Везд'в; только д'вемся получить отпущение хотя въ половин'в помните, что это явленія необыкновенныя, рёд- нашихъ грёховъ, разум'ется, литературныхъ. кія, исключительныя. «Бочка дегтю, ложка меду»: Итакъ, мы развернули эту книжку съ конца и

Здёсь виденъ если не талантъ, то зародышъ То же самое представляетъ и книжный міръ: таланта. Авторъ очевидно небольшой грамот'яй, «бочка дегтю, ложка меду!» — Было время, когда еще новичокъ въ своемъ дълъ; и оттого его языкъ книгопечатаніе почиталось чёмъ-то святымъ и часто въ разладе съ правилами, часто въ его таинственнымъ, когда имъ занимались со стра- разсказахъ встръчаются обмолвки противъ хахомъ и трепетомъ, какъ дъломъ не житейскимъ. рактера простодушія, который онъ на себя при-И тогда нечатались дурныя книги, но отъ не- нядъ; онъ прикидывается простымъ человъкомъ, умънья, отъ невъжества, отъ бездарности, а не хочетъ говорить съ простыми людьми, и между отъ недобросовъстности, не отъ умышленнаго и тъмъ употребляетъ слова «фантазія, тъни умерсознательнаго желанія сділать изъ житейскихъ шихъ» и тому подобное. Но, несмотря на все это, выгодъ дурное дёло. Теперь же, когда люди под- какое соединеніе простодушія и лукавства въ дались коммерческому направленію, когда они его разсказі; какая прекрасная мысль скрыспекулирують и религіей, и сов'єстью, и право- вается подъ этой русско-простонародно-фантасудіемъ, — теперь книгопечатаніе ни больше, ни стической формой! Это не сказка казака Луганменьше, какъ фабрикація сбыточнаго товара; скаго въ которой часто ність ни мысли, ни ціли, ни такъ извольте жъ послѣ этого судить о книгахъ начала, ни конца. Совѣтуемъ неизвѣстному авпо ихъ внёшней типографской красот и достоин- тору обратить внимание на свой талантъ и видёть ству! Здёсь такъ же можно ошибиться, какъ и въ немъ не одно средство къ пріобретенію тёхъ поставить ему Мурраи и Лавочка толкучаго добычу для дневного пропитанія, чужія обмольки рынка. Мы съ своей стороны почтемъ для себя или промахи-двѣ вещи, совершенно различза полув следить за развитіемъ его таланта и ныя. быть посредниками между имъ и публикой. Талавтъ л'ело великое! Мы готовы идти отыскивать тературныхъ явденій настоящаго гола: но на его не только на толкучемъ рынкъ, но даже въ цервый разъ мы позводимъ себъ небольшое грязи Михонскаго болота, куда профессоръ Сен- уклонение отъ предположеннаго плана въ пользу ковскій посылаль А. С. Пушкина за «Библіоте- нескольких» более или менее примечательных кой для Чтенія».

## Литературная хроника

Описывай, не мудрствуя лукаво. Пушкинъ.

намъ-и мы хотимъ исполнить ся желаніе. Намъ въ этомъ противоръчіи!... часто случалось еще слышать и читать, что пуб-

Мы должны бы начать наше обозржніе съ липроизведеній прошлаго года, о которыхъ намъ пріятно поговорить. Начинаемъ съ «Современника»: не говоря о томъ, что это періодическое издание болже похоже на альманахъ въ четырехъ частяхъ, нежели на журналъ, - оно влечетъ къ себъ наше внимание предметомъ, близкимъ къ русскому сердцу: мы разумжемъ стихотворныя про-Начиная четвертый голь своего существованія, изведенія и отрывки Пушкина, напечатанные «Московскій Наблюдатель» хочеть наконець по- въ «Современникв» после смерти ихъ великаго править передъ публикой свою вину, истинную творца. Предметъ отралный и грустный въ то же или мнимую, отвратить отъ себя ея упрекъ, за- время! Съ одной стороны-мысль, что эти послуженный или незаслуженный: полная по воз- смертныя произведенія свидітельствують о номожности библіографія отнын'т будеть его по- вомь, просв'тленномь період'т художественной стоянной статьей. Не знаемъ, интересно ли булетъ дъятельности великаго поэта Россіи, объ эпохъ публикв- этому грозному властелину-невидимкв, высшаго и мужественнвишаго развития его геприсутствие котораго всякій вилить во всемь и ніальнаго дарованія; а съ другой стороны-мысль вездь, а никто не можеть указать, въ чемъ и о томъ жалкомъ воззръніи, съ какимъ смотръло глѣ оно именно, этому образу безъ дина, кото- на этотъ предметъ лѣтское прекраснолушіе, корому, всякій по своей вол'т и прихотямъ, даетъ торое, выглядывая изъ узкаго окошечка своей и приписываеть и волю, и прихоти, - не знаемь, ограниченной субъективности, м'врить д'яйствиинтересно ли будеть публик въ каждой новой тельность своимъ фальшивымъ аршиномъ, и осукнижкъ журнала нахолить себъ новое лока- дивши поэта на жизнь поль соломенной кровлей. зательство, что для нея книгъ пишется мно- на берегу свътлаго ручейка, не хочетъ признаго, а читать ей попрежнему-нечего. Но... намъ вать его поэтомъ на всякомъ другомъ мъстъ: качто до этого? «Публика этого хочеть», говорять кое противорёчіе, и сколько отраднаго и горькаго

Мнимый періодъ паденія таланта Пушкина налика требуеть оть журнала не одной критики и чался для близорукаго прекраснодущія съ того библіографіи, но и полемическихъ браней и схва- времени, какъ онъ началъ писать свои сказки. токъ: но мы никогда этому не върили, сколько Въ самомъ дъдъ, эти сказки быди неудачными по уваженію къ публикъ, которую мы всегда опытами поддълаться подъ русскую народность; отдёляли отъ толпы, столько и потому, что мы но, несмотря на то, и въ нихъ былъ виденъ Пушникогда не любили разсчитывать своихъ успё- кинъ, а въ «Сказкъ о Рыбакъ и Рыбкъ» онъ ховъ насчетъ своихъ убъжденій, а низкую уго- даже возвысился до совершенной объективности дливость смёшивать съ добросовёстнымъ усер- и съумёлъ взглянуть на народную фантазію ордидіємъ. Поэтому благомыслящіе читатели попреж- нымъ взоромъ Гёте. Но еслибы сказки и всѣ нему могутъ брать нашъ журналъ въ руки, не были дурны, одной элегіи «Безуиныхълеть угасбоясь замарать ихъ... Обозръвая область литера- шее веселье», напечатанной въ «Библіотекъ для турной дёятельности, мы смёло будемъ называть Чтенія» за 1834 годъ, достаточно было, чтобы хорошее хорошимъ, а дурное-дурнымъ, съ удо- показать, какъ смёшны и жалки были безпокойвольствіемъ останавливаясь на первомъ и ста- ства добрыхъ людей о паденіи поэта; но... да и раясь проходить краснорфчивымъ молчаніемъ кто не быль въ свою очередь добрымъ человфвторое, особливо если оно принадлежить къ темъ комъ?.. Стихотворенія, явившіяся въ «Современмимолетнымъ и призрачнымъ явленіямъ, которыя никѣ» за 1836 годъ, не были оцѣнены по доне производять никакого вдіянія и не оставляють стоинству: на нихь лежала тінь мнимаго паденія. по себ'в никаких в сл'ядовъ. Равнымъ образомъ Такъ наприм'яръ, сцены изъ комедіи «Скупой Рымы попрежнему предоставляемъ другимъ оты- царь» едва были замвчены, а между твиъ, если скивать промахи и ошибки своихъ собратій по правда, что, какъ говорять, это оригинальное журнальному ремеслу, и попрежнему не отказы- произведение Пушкина, она принадлежать къ лучваемся отъ благороднаго спора, чуждаго личности шимъ его созданіямъ. А его «Капитанская Дочи желанія мелкаго торжества. Сдёлать замёча- ка?» О, такихъ пов'ястей еще никто не писалъ ніе или даже и возраженіе на мысль, которая у нась, и только одинъ Гоголь ум'ветъ писать намъ кажется ложной, и подлавливать, какъ повъсти, еще болъе дъйствительныя, болъе кон-

торой у насъ нътъ похвалъ!

грустью поражаеть вниманіе читателя въ V том'в нія жизни-воть характерь этихъ последнихъ прошлоголняго «Современника», это письмо В. А. произведеній Пушкина. Не почитаемъ за нужное Жуковскаго къ отпу поэта о смерти его сына... прибавлять, что наролность, въ высшемъ значени О, какой сладкой грустью трогають душу эти этого слова, какъ выражение субстанци напола. полробности о последней мучительной борьбе а не тривіальной простонародности, составляеть съ жизнью, о последней, торжественной битве также характерь этихъ последнихъ звуковъ этого съ несчастьемъ души глубокой и мощной, эти замогильнаго голоса; Пушкинъ всегла быль самоподробности, переданныя со всей отчетливостью, бытень, всегда быль русскимь поэтомь, даже и какую только могло внушить удивление къ высо- тогда, когда находился подъ чуждымъ влияниемъ. кому зръдицу кончины великаго и близкаго къ сердцу человъка, удивление, котораго не побъж- ственны, но это уже не тотъ бойкій стихъ, кодаеть въ благодатной душь и самая тяжкая торый, какъ разсыпавшійся дучь солнца, сверскорбь!.. А это трогательное участіе въ судьб'в каль и играль по жизни: н'втъ, посл'ялніе стихи великаго поэта, которымъ отозвалась на его не- Пушкина-это волны бытія, проходящія перелъ счастье русская душа, въ лиць встугь сословій упоеннымь взоромь зрителя въ спокойномь венарода, отъ вельможи до нещаго!.. А это уми- личін. ляющее и возвышающее душу внимание монарха и пролить въ его больющую душу отрадный елей нающемся стихами; благодарности, мира и спокойствія о судьбѣ осиротвлыхъ любимцевъ его серцца!.. О, кто послъ этого дерзнетъ осуждать неисповъдимыя пути Провиденія!.. Кто дерзнеть отрицать, что жизнь человъческая не есть высокая драма во всъхъ ея А этотъ хоръ русалокъмногоразличныхъ проявленіяхъ, и что самое страланіе и бълствіе не есть въ ней благо!...

Воть перечень посмертныхъ сочиненій Пушкина, помъщенныхъ въ четырехъ томахъ «Совреотрывка: «Арапъ Петра Великаго» и «Лътопись вотъ рыцарская баллада: села Горохина»: потомъ примѣчательная критическая статья «О Мильтонъ и Шатобріановомъ переводъ «Потеряннаго Рая»; кромъ того нъсколько мелкихъ стихотвореній, частью недоконченныхъ, и отдёльныхъ мыслей и замічаній. Мы не будемъ ни мъста. Мы скажемъ или, лучше, повторимъ о и мужество, и любовь, и все, все было религіей-нихъ уже сказанное нами, что, по ихъ количеству кто могъ это сделать? — Пушкинъ! и величинь, они составять собой цылый томь, ческой деятельности Пушкина. Поэтому самому въ гробъ все его оружів: они не для всёхъ доступны, и въ этомъ самомъ и заключается причина поспѣшнаго приговора толны о наденіи поэта. Въ самомъ дёль, чтобы постигнуть всю глубину этихъ геніальныхъ карный опыть внутренней жизни, и выйти изъ борьбы имъ другимъ сыномъ. Однажды узнаетъ онъ, что

кретныя, болье творческія—похвала, выше ко- прекраснолушія въ гарконію просвытленнаго и примиреннаго съ лъйствительностью духа. Повто-Первое, что съ особенной раздирающей душу ряемъ; примирение путемъ объективнаго созерпа-

Формы его произведеній все такъ же художе-

Если вы не читали «Мъднаго Всалника», то. къ умирающему страдальцу, это отеческое вни- чтобы заставить васъ прочесть его, просимъ маніе, которымъ вънценосный отецъ народа по- васъ вглядеться въ неисчерпаемую глубину соспашиль усладить посладнія минуты своего поэта кровенной красоты его, коть въ маста, начи-

> . Боже. Боже! тамъ--Увы! близехонько къ волнамъ, Почти у самаго залива-Заборъ некрашенный, да ива и т. л.

Веселой толной Съ глубокаго дна Мы ночью сплываемъ; Насъ гръетъ луна, и т. д.

менника»: три поэмы—«Мѣдный Всадникъ». Не правда ли, что этотъ дивный хоръ—совер-«Русалка» и «Галубъ», изъ которыхъ только шенно новое явление все той же неистошимой первая вполнт окончена; двт пьесы прозой и жизни, совершенно новый аккордъ все той же стихами вмфстф - «Сцены изъ рыцарскихъ вре- неисчерпаемой любви?.. Но мы еще передернемъ менъ» и «Египетскія ночи»: два прозаическихъ декорацію жизни и покажемъ ся новыя стороны: —

> Жиль на свъть рыцарь бъдный, Молчаливый и простой, Съ виду сумрачный и бледный, Духомъ смѣлый и прямой, и т. д.

Съ такой глубокостью, съ такой върностью критически разсматривать этихъ произведеній, и въ такой небольшой пьескъ схватить одну потому что если ужъ говорить о нихъ, то надо изъглавитимихъ сторонъ среднихъ въковъ, этого все говорить, для чего мы не имбемъ ни времени, религіознаго періода человбчества, когда и слава,

Читали ли вы его «Галуба»? Вотъ отецъ, чеа этотъ томъ будетъ представителемъ совершенно ченецъ, хоронитъ своего могучаго сына, удалого новаго періода высшей, просв'єтленной художни- на вздника, опору своей старости; кладеть съ нимъ

> Чтобы кръпка была могила, Гдъ храбрый ляжеть почивать, Чтобъ могъ на зовъ онъ Азраила Исправнымъ вопномъ возстать.

тинъ, разгадать вполнъ ихъ таинственный смыслъ Схоронивши одного сына, Галубъ встръчаетъ и войти во всю полноту и свътлозарность ихъ другого: его привелъ къ нему старецъ, воспимогучей жизни, должно пройти чрезъ мучитель- тывавшій его. Но Галубъ вскор'в недоволенъ своВъ другой разъ узнаеть онъ, что сынъ его встре- безбожно терзали беднаго Мильтона корифеи тилъ бъжавшаго раба и оставилъ его невреди- французской литературы ликій Гюго, въ своей мымъ. Въ третій разъ Галубъ узнастъ, что Та- «чудовищной и недѣцой прамѣ «Кромвель», и зитъ встрътилъ убійну своего брата и пощадилъ чопорный аббатикъ XIX въка, графъ де-Виньи. и его, потому что онъ быль изранень, безору- въ своемъ «облизанномъ» pomant «Saint-Mars». женъ. Отепъ проклядъ своего сына и прогналъ Блко смъется Пушкинъ налъ послъднимъ, когла его отъ себя. Въ черкесскомъ селе праздникъ; тотъ заставляетъ беднаго Мильтона читать отмололежь забавляется воинскими пот'ёхами; жены рывки изъ своей поэмы на вечеръ у Маріи деи лувы поють:

Но между дѣвами одна Молчить, уныла и бледна, и т. д.

«Египетскія ночи» принадлежать также къ самымъ дивнымъ произведеніямъ Пушкина, и въ липъ его Чарскаго погалливые читатели найлутъ для себя много данныхъ для разгадки поэта...

Всв мелкія стихотворенія отличаются твив же общимъ чувствомъ просвътлънія примиреннаго съ самимъ собой духа, вышелшаго съ честью изъ опасной борьбы. И кто бы усомнился въ этомъ, прочтя «Отпы пустынники и жены непорочны». --эту трогательную исповёль души, страждушей и блаженной въ своемъ страланіи?

Но особеннаго вниманія заслуживаеть стихотвореніе «Герой», напечатанное въ «Телескопѣ» 1831 года и написанное въ ту годину тяжкаго испытанія для Россіи, когла свиропствовала въ ней холера и когда нашъ царь, не дожидаясь отъ меликовъ ръшенія вопроса о заразительности этого морового повётрія, пріёхаль ободрить унылую Москву, древнюю и върную столицу своихъ отцовъ... Это стихотвореніе, кром'є своего высокаго поэтическаго достоинства, драгоптино еще и какъ доказательство благородныхъ, истично русскихъ ло хорошихъ въ «Современникъ»: изъ оригинальчувствованій Пушкина, и только по смерти его стало извъстно, что оно принадлежитъ ему...

«Арапъ Петра Великаго» есть отрывокъ изъ предполагавшагося Пушкинымъ романа, и какъ отрывокъ, онъ уже не новость, потому что былъ давно напечатанъ въ какомъ-то альманахѣ, а въ жаль, что Пушкинъ не кончилъ этого романа! чилъ этотъ романъ, то русская литература могла чатаетъ вполнъ переведеннаго имъ «Фауста». бы поздравить себя съ истинно-художественнымъ романомъ. «Летопись села Горохина» въ своемъ особенно замъчательна: «Солдатскій Портретъ» род'т чудо совершенства, и еслибы въ нашей ли- Грицька Основьяненка, прекрасно переведенный тературъ не было повъстей Гоголя, то мы ни- съ малороссійскаго Луганскимъ. Такъ-то лучше: чего лучшаго не знали бы.

новомъ переводъ «Потеряннаго Рая» чрезвычай- красотъ малороссійскаго нарѣчія, если дѣло идетъ но интересна: она знакомить насъ съ Пушки- не о народной поэзіи. Відь Гоголь уміветь же нымъ не столько какъ съ критикомъ, сколько рисовать намъ малороссіянъ русскимъ языкомъ? какъ съ человъкомъ, у котораго былъ върный Увъряемъ почтеннаго Грицька Основьяненка, что взглядь на искусство, всл'ядствіе его в'трнаго и еслибы онь написаль свои прекрасныя пов'ясти безконечнаго эстетическаго чувства. Въ этой по-русски, то, несмотря на мудреную для выгостать в мътко и ръзко показываетъ онъ отсут- вора фамилію своего автора, онъ доставили бы

сынъ его встрътиль въ своихъ разъвздахъ армя- ствіе именно этого чувства у госполъ французовъ нина и не приведъ его на арканъ съ добычей, и въ доказательство представляетъ факты, какъ Лопиъ.

> Повторяемъ: во всемъ этомъ виденъ не критикъ, опирающійся въ сужденіяхъ на изв'єстныя начала, но геніальный человікь, которому его върное и глубокое чувство или, лучше сказать, богатая субстанція открываетъ истину вездів, на что онъ ни взглянетъ. А какъ поэтъ, Пушкинъ принадлежить безъ всякаго сомнинія къ міровымъ, хотя и не первостепеннымъ, геніямъ. Ла и много ли этихъ первостепенныхъ геніевъ искусства? — Омиръ (миническое имя), Шекспиръ, Гёте, Бетховенъ и не знаемъ право, кто въ живописи. И, несмотря на то, читая, а особенно слушая сужленія многихъ о Пушкинь, какъ о человькь и какъ о поэтъ, невольно вспоминаешь его же стихи, которыми оканчивается его превосходное стихотвореніе «Полковоленъ»:

О люди! жалкій родь, достойный слезь и Жрецы минутнаго, поклонники усибха! Какъ часто мимо васъ проходитъ человъкъ, Надъкъмъ ругается сленой и буйный въкъ, Но чей высокій ликъ въ грядущемъ поколѣны Поэта приведетъ въ восторгъ и удивленье!

Изъ не-Пушкинскихъ стихотвореній очень маныхъ заслуживаетъ особенное вниманіе «Цвътокъ» Жуковскаго. Послѣ этого благоухающаго ароматомъ поэзін «Цеттка» нельзя не замътить стихотворенія О. Н. Глинки «Ангелъ». Изъ переводныхъ стихотворныхъ пьесъ замачательны — «Органъ» изъ Гердера А. П. Глинки, и мы поль-«Современникъ» онъ помъщенъ въ большемъ ви- зуемся здъсь случаемъ повторить изъ «Современдъ, почему и составляетъ собой новость. Какъ ника» пріятное извъстіе, что переводчида Шиллеровой «Пъсни о колоколь» приготовляетъ къ Какая простота и вмъсть глубокость, какая изданію 19 легендъ Гердера. Переводы Губера кисть, какія краски! Да, еслибы Пушкинъ кон- изъ «Фауста» также примѣчательны; Губеръ не-

Изъ прозаическихъ не-Пушкинскихъ статей а то мы, москали, немного горды, а еще болже того Статья Пушкина «О Мильтонъ» и Шатобріа- лънивы, чтобы принуждать себя къ пониманію онъ пользуется на Руси, пиша по-малороссійски. что и составляеть значеніе действительности че-Кром'я «Солдатского Портрета» мы прочли съ лов'яка, противополагая это слово призрачности. удовольствіемъ «Сильфиду» кн. Одоевскаге: «Пе- Молодыя покол'внія суть гости настоящаго вретербургскія записки» неизвістнаго, - шутка, въ мени и хозяева будущаго, которое есть ихъ накоторой мило и игриво высказано много правды стоящее, получаемое ими какъ наследство отъ «Письма совоспитанницъ» - сочинение дамы.

Библіотека дътскихъ повъстей и разсказовъ. Соч. В. Бирьянова. Спб. 1837-1838. Четыре части

Совъты для дътей. Соч. Бульи Пересодъ

съ французскаго В. Бурьянова. Спб. 1838.

Зимніе вечера или бестды отна съдътьми. Соч. Деппинга. Переведено съ четвертаго франиузскиго изданія, ст нъкоторыми измъненіями и дополненіями, В. Бурьяновымъ. Спб. 1838. Деп

Прогулка съдътьми по С.-Петербургу и его окрестностямъ. Сочинение В. Бурьянова. Спб. 1838. Три части,

воспитанія въ обширномъ значеніи этого слова, лаетъ положительно хорошимъ, способствуя ему дающей ребенку наклонности и способности и

ему гораздо большую извъстность, нежели какой пріобръсти опредъленіе, равное его субстанніинасчеть объихъ нашихъ столицъ, и наконецъ старъйшихъ покольній. Каждое новое покольніе есть зародышъ будущаго, которое должно сдълаться настоящимъ, есть новая илея, готовая смънить старую идею. На этомъ и основанъ ходъ и прогрессъ человъчества. «Не вливають вина молодого въ мѣхи старые», сказалъ нашъ Божественный Спаситель, и Онъ же изрекъ о дътяхъ, приведенныхъ къ Нему для благословенія: «Таковыхъ есть царствіе небесное». Но новое, чтобъ быть дёйствительнымъ, должно выйти изъ стараго- и въ этомъ законъ заключается важность воспитанія и имъ же условливается важность призванія тёхъ дюлей, которые беруть на себя священную обязанность быть воспитателями лётей.

Обыкновенно думають, что душа младенца есть Наша литература особенно б'єдна книгами для б'єлая доска, на которой можно писать, что угодно. Конечно нельзя отвергать, что воспитаніе, т. е. какъ учебными, такъ и литературными дът- внёшнія обстоятельства, опыть жизни имёють скими книгами. Но эта бъдность нашей литера- на человъка великое и важное вліяніе: но всетуры покуда еще не можеть быть для нея важ- таки возможность опредёленія челов'єка, и истиннымъ упрекомъ. Посмотрите на богатыя литера- наго, и ложнаго, заключается въ его субстанціи, туры французовъ, англичанъ и нѣмцевъ: у всѣхъ а субстанція—въ его организмѣ. Каждый челоу нихъ книгъ много, но читать дътямъ почти не- въкъ есть индивидъ, и какъ хорошимъ, такъ и чего или по крайней мфрф очень мало. Множе- худымъ можетъ сдфлаться только по своему, ство и количество ничего не доказывають. У индивидуально. Воспитаніе не дёлаеть человіка, французовъ напримъръ писали для дътей Бер- но помогаетъ ему дълаться (хорошимъ или хукенъ, Бульи, г-жа Жанлисъ и прочіе, написали дымъ), и поэтому, если душа младенца и въ сабездну, но - повторяемъ - дъти отъ этого нисколь- момъ дълъ есть бълая доска, то качество и ко не богаче книгами для своего чтенія. И это смысль буквъ, которыя пишетъ на ней жизнь, очень естественно: должно родиться, а не сдё- зависять не только оть пишущаго и орудія пидаться дётскимъ писателемъ. Тутъ требуется не сапія, но и отъ свойства самой этой доски. А только таланть, но и своего рода геній. Ла, мно- туть еще есть, такъ называемыя нёкоторыми, го, много нужно условій для образованія дітска- врожденныя идеи, которыя суть непосредственго писателя: тутъ нужна душа благодатная, лю- ное созердание истины. заключающееся въ таинбящая, кроткая, спокойная, младенчески-просто- ствѣ человѣческаго организма. Ребенка нельзя душная, умъ возвышенный, образованный, взглядъ увёрить, что дважды два-пять, а не четыре. на предметы просв'ятленный, и не только живое во- Но это аксіома конечнаго разсудка, а есть еще ображеніе, но и живая поэтическая фантазія, спо- аксіомы разума, развитіе которыхъ и должно сособная представлять все въ одушевленныхъ, ра- ставлять цёль и заботу воспитанія. Нётъ! не дужныхъ образахъ. Не говоримъ уже о дюбви къ бълая доска есть душа младенца, а дерево въ дътямъ и о глубокомъ знаніи потребностей, осо- зернъ, человъкъ въ возможности. Какъ ни старо бенностей и оттънковъ дътскаго возраста. Дът- сравнение воспитателя съ садовникомъ, но оно скія книги пишутся для воспитанія, а воспитаніе глубоко в'єрно, и мы не затрудняемся воспользо-- великое дёло: имъ решается участь человека. ваться имъ. Да, младенецъ есть молодой, блёд-Конечно есть такія богатыя и мощныя субстан- но-зеленый ростокь, едва выглянувшій изъ своего цін, которыя спасають людей оть погибели вслед- зерна; а воспитатель есть садовникь, который ствіе дурного воспитанія, но не мен'я того не- ходить за этимь росткомь. Посредствомь присомнённо и то, что люди съ этими же самыми вивки и дикую лёсную яблоню можно заставить, субстанціями, при хорошемъ воспитаній, полу- вийсто кислыхъ и маленькихъ яблокъ, давать чили бы еще лучшее опредъление и прямъе бы яблоки садовыя, вкусныя, большия; но тщетны дошли до своей цели съ силами свежими, не были бы все усилія искусства заставить дубъ истощенными въ борьбъ съ случайностями. Не приносить яблоки, а яблоню-жолуди. А въ говоримъ уже о томъ, что хорошее воспитание дур- этомъ-то именно и заключается по большей чаного д'влаетъ менве дурнымъ, а порядочнаго дв- сти ошибка воспитанія: забываютъ о природв,

вижето оржховъ.

необходимо руководствуется при хожденія за де- сущаго мертвой неподвижностью разсудка, но, ревьями. Онъ соображается не только съ инди- схватывая моментъ въчной жизни общаго и абвилуальной приролой каждаго растенія, но и со солютнаго, заключають въ себ'в безконечную временами года, съ погодой, съ качествомъ поч- возможность определеній дальнёй шихъ моментовъ. вы. Каждое растеніе им'єсть для него свои эпохи Въ опред'єленіяхь разсудка - смерть и неподвижвозрастанія, сообразно съ которыми онъ и рас- ность: въ опред'яленіяхъ разума-жизнь и двиполагаетъ свои съ нимъ лействія: онъ не слъ- женіе. Сознавать можно только существующее: лаетъ прививки ни къ стебелю, еще не сформи- такъ неужели конечныя истины очевидности и ровавшемуся въ стволъ, ни къ старому дереву, уже соображенія опыта сушественнье, нежели ть готовому засохнуть. Человькъ имъетъ свои эпохи дивныя и таниственныя потребности, прорыванія возрастанія, не сообразуясь съ которыми, въ немь и движенія нашего духа, которыя мы называемь можно задушить всякое развитие. Жизнь человёка чувствемь, благодатью, откровениемь, просвётпроявляется въдвижение его сознания. Предметъсо- лениемъ? Вотъ въ этомъ-то и заключается признанія есть истина, всегла одинаковая, всегла рог-чина напалокъ на искусство и философію, котоный интересный предметь знанія, и весь ос- дважды два - четыре. тальной, выв его находящійся, міръ сущаго можетъ сознавать только черезъ себя, перешедши пили отъ своего предмета, начавши говорить о изъ непосредственнаго единства съ нимъ въ рас- различіи разсудка отъ разума. Пониманіе этого паденіе, а изъ распаденія -- въ разумное един- различія должно быть краеугольнымъ камнемъ CTBO.

человъка надъ всей остальной природой, какъ ствъ и знаніи разсуждаеть, какъ о посъвъ хльдля всякаго доступныя понятія. Разумъ также живого, такъ безмолвно и вифстф такъ красно-

опредбляющей его значение въжизни, и думають, переводить въ опредбленныя понятия, но уже не что было бы только дерево, а то можно заста- конечное, а безконечное: также выговариваетъ вить его приносить, что угодво, хоть арбузы определеннымъ словомъ, но уже то, что не подлежить чувственному созерпанью, и его опрелъ-Пля саловника есть правила, которыми онъ ленія и выговариванья не оковывають значенія ная, всегда единая, но развивающаяся для чело- рыя накоторымь людямь кажутся призраками въка во времени, понимаемая имъ постепенно, въ разстроеннаго воображенія. И они правы, эти необходимыхъ и одинъ изъ другого слёдующихъ люди: сознавать можно только существующее, а мочентахъ, и потому представляющаяся ему не- для нихъ не существуетъ солержанје искусства и уловимой, противоръчивой, разнообразной. Знать философіи, —это содержаніе, которое, какъмилость можно только существующее, только то, что есть, Вожія, дается человъку при его рожденіи. А для и человъкъ, какъ разумно-сознательная сущность этихъ людей все призракъ, чего не можно прии органь всего сушаго, самъ для себя есть са- вести въ такую же ясную формулу, какъ то, что

Говоря о воспитавін, мы нисколько не отстувъ планъ воспитанія, и первая забота воспита-Въ человъкъ двъ силы поглаванія: разсудокъ теля должна состоять въ томъ, чтобы не развии разумъ. У каждой изъ нихъ своя сфера; ко- вать въ дътяхъ разсудка насчетъ разума, и нечность есть сфера разсудка, безконечное по- даже обратить все свое внимание только на разнятно только для разума. Разумъ въ человъкъ витіе послъдняго, тъмъ болье, что первый и безъ необходимо предполагаеть и разсудокъ, но раз- особенныхъ усилій возьметъ свое. Ежели несносудокъ не условливаетъ собой разума. Разсудокъ, сенъ, пошлъ и гадокъ взрослый человъкъ, котокогда онъ дъйствуетъ въ своей сферъ, есть такъ рый все великое въ жизни мъряетъ маленькимъ же искра Божія, какъ и разумъ, и возвышаетъ аршиномъ своего разсудка, и о религіи, искусступень сознанія; но когда разсудокъ вступаетъ ба или выгодной партіи; то еще отвратительнёю въ права разума, тогда для человъка гибнетъ ребенокъ-резонёръ, который разсуждаетъ, потому все святое въ жизни, и жизнь перестаетъ быть что еще не въ силахъ мыслить. Да, не только таинствомъ, но дълается борьбой эгоистическихъ развивать — надо душить, въ самомъ ея зародыличностей, азартной игрой, въ которой торже- шѣ, эту несчастную способность резонёрства въ ствуеть хитрый и безжалостный, и гибнеть не- дътяхь; она изсущаеть въ нихъ источники жизни, ловкій или сов'єстливый. Разсудокъ, или то, что любви, благодати; она д'ёлаетъ ихъ молоденькифранцузы называють le bon sens, что они такъ кими старичками, становить на ходули. Не говоуважають, и представителями чего они съ такой рите дѣтямъ о томъ, что такое Богъ: они не пойгордостью провозглашають себя, разсудокь уни- муть вашихь конечныхь и отвлеченныхь опречтожлеть все, что, выходя изъ сферы конечности, деленій безконечнаго существа; но заставьте депонятно для челов ка только силой благодати тей любить Его, этого Бога, Который является Божіей, силой откровенія; въ своемъ мишурномъ имъ и въ ясной лазури неба, и въ ослъпительвеличін онъ гордо попираеть ногами все это, номъ блескі солица, и въ торжественномъ велипотому только, что онъ безсиленъ проникнуть колиніи возстающаго дня, и въ грустномъ вевъ таинство безконечнаго. XVIII въкъ быдъ дичи наступающей ночи, и въ ревъ бури, и въ именно въкомъ тержества разсудка, въкомъ, ко- раскатахъ грома. и въ цвътахъ радуги, и въ зегда все было переведено на ясныя, очевидныя и лени лібсовь, и во всемь, что есть въ природів

наказаніе полагаеть Богь за такой-то грекь, не ніемь на понятія, определеніемь, словомь-сострахъ Божій какъ начало премудрости, но дъ- наго созерцанія истины, потому что непосред-Обращайте ваше внимание не на истребление не- въ которыхъ лежитъ какъ зародышъ, -- и развибезъ наполненія хорошимъ-безплодно; оно про- это развитіе и возращеніе? изводить пустоту, а пустота безпрестанно напол-

существуетъ прежде всего, какъ непосредствен- всему фантастическому, какъ жадно слушаютъ ное созерцаніе, во глубинѣ его духа заключаю- они разсказы о мертвецахъ, привидѣніяхъ, волщееся. Этимъ-то непосредственнымъ созерцаніемъ шебствахъ. Что это показываетъ? - потребность человъкъ видитъ истину, какъ бы по какому-то безконечнаго, начало чувства поэзін, которыя ея или вывести изъ логической необходимости только въ одномъ чрезвычайномъ, отличающемся то, что въ людяхъ съ искрой Божьею называется Чтобы говорить образами, надо если не быть подитя можетъ только разсуждать — что соста- Чтобы говорить образами съ детьми, надо знать вляетъ пустоцвътъ жизни, и не можетъ еще мы- дътей, надо самому быть взрослымъ ребенкомъ, цвътъ жизни. Теперь очень естественно рож- съ характеромъ младенчески - простодушнымъ.

глаголу Христа: «И далъ одному пять талантовъ, родятся, а не дълаются... другому два, третьему одинь, каждому по его Чемь обыкновенно отличаются повести для

ръчиво говорящаго душъ юной и свъжей, и на- силъ»; но мърой глубины этого чувства измъконецъ во всякомъ благородномъ порывъ, во ряется достоинство человъка и близость его къ всякомъ чистомъ движении ихъ младенческаго источнику жизни-къ Богу. Все человъческое серина. Не разсуждайте съ дътьми о томъ, какое знаніе должно быть выговариваніемъ, переведепоказывайте имъ Бога, какъ грознаго, карающа- знаніемъ таинственныхъ проявленій этого чувго сулью, но учите ихъ смотреть на Него безъ ства, безъ котораго поэтому все наши поняти трепета и страха, какъ на отца, безконечно лю- и опредъленія суть слова безъ сиысла, форма бяшаго своихъ дътей, которыхъ Онъ создалъ безъ содержанія, сухая, безплодная и мертвая для блаженства и которыхъ блаженство Онъ отвлеченность. Безъ чувства безконечнаго въчеискупиль мученіемь на кресть. Внушайте датямь ловькь не можеть быть и внутренняго, духовлайте такъ, чтобы этотъ страхъ вытекалъ изъ ственное созерцание истины основывается, какъ любви же, и чтобы не боязнь наказанія, но бо- на фундаменть, на чувствь безконечнаго. Это язнь оскорбить Отпа, благого, любящаго, а не чувство есть даръ природы, результатъ счастлигрознаго и мстяшаго, производила этотъ страхъ. вой организаціи, и потому свойственно и дітямъ, достатковъ и пороковъ въ детяхъ, но на напол- тіе, возращеніе этого зародыша и должно соненіе ихъ животворящей любовью: будеть лю- ставлять главную заботу воспитанія. Но какимъ бовь, не будетъ пороковъ. Истребление дурного путемъ, какимъ средствомъ, должно совершиться

Мы сказали, что живая, поэтическая фантазія няется пустотой же: выгоните одну, явится дру- есть необходимое условіе, въ числѣ другихъ негая. Любви, безконечной любви — все остальное обходимых условій, для образованія писателя призрачно и ничтожно. «Богъ есть любовь, и для дътей: чрезъ нее и посредствомъ ея долженъ пребывающій въ любви пребываеть въ Богі и онъ дійствовать на дітей. Въ дітстві фанта-Вогъ въ немъ».--Теперь предстоитъ вопросъ: зія есть преобладающая способность и сила это цёль воспитанія, а гдё же путь къ этой души, первый посредникъ между духомъ ребенка пъли? Вопросъ этотъ такъ глубокъ и общиренъ, и виж его находящимся міромъ дъйствительности. что для решенія его малокниги, не только жур- Дитя не требуеть выводовь, доказательствъ и нальной статьи. Но мы хотимъ слегка взглянуть логической последовательности: ему нужны обна него съ одной его стороны — въ приложении разы, краски и звуки. Дитя не любитъ идей: ему къ дътскимъ книгамъ, съ чего мы и началя. нужны исторійки, повъсти, сказки, разсказы. И Мы выше сказали, что для человъка истина посмотрите, какъ сильно у дътей стремленіе ко инстинкту, и, не булучи въ состояніи локазать находять для себя удовлетвореніе пока еще ея очевидности, не сомнъвается въ ней. Это есть неопредъленностью идеи и яркостью красокъ. убъжденіемъ, върой, откровеніемъ или религіоз- этомъ, то по крайней мъръ быть разсказчикомъ нымъ постижениет истины. Но-повторяемъ- и имъть фантазию живую, ръзвую, радужную. слить-что составляетъ истинный, плодотворный не въ пошломъ значеніи этого слова, но родиться дается вопросъ: въ чемъ должно состоять вос- Есть люди, которые любятъ детское общество и питаніе дітей, что должно оно развивать въ уміноть занять его и разсказомъ, и разговоромъ, нихъ, если не мысль, которая еще не существуетъ и даже игрой, принявъ въ ней участіе; дъти съ своей стороны встръчають этихъ людей същум-Основу, сущность, элементь высшей жизни въ ной радостью, слушають ихъ со вниманіемъ и человъкъ составляетъ его внутреннее ощущение смотрятъ на нихъ съ откровенной довърчивостью, безконечнаго, которое, какъ чувство, лежитъ въ какъ на своихъ друзей. Про такого человѣка у его организаціи. Чувство безконечнаго есть искра насъ, на Руси, говорять: это дѣтскій праздникъ. Божья, зерно любви и благодати, живой электри- Вотъ такихъ-то «дётскихъ праздниковъ» нужно ческій проводникъ между человѣкомъ и Богомъ. и для дѣтской литературы. Да, много, очень Степени этого чувства различны въ людяхъ, по много условій! Такіе писатели, подобно поэтамъ,

латей?-пурно склеенымъ разсказомъ, пересы- и призрачныхъ случайностяхъ, а въ глубина лупаннымъ правственными сентенціяма. Піль та- ши: что не блестящій, не богатый, не знатный кихъ повъстей — обманывать дътей, искажая дъй- человъкъ любимъ Богомъ, но «сокровенный серппа ствительность. Тутъ обыкновенно хлопочутъ изо человъкъ въ нетленномъ укращения кроткато и встать убить въ детяхъ всякую живость, спокойнаго духа, что драгоценно предъ Вогомъ», резвость и шаловливость, которыя составляють какъ говорить св. апостоль Петръ. Оне бы необходимое условіе юнаго возраста, вижсто того, должны были показать имъ, что міръ и жизнь чтобы стараться дать имъ хорошее направление прекрасны, такъ какъ они есть, но что незавии сообщить характеръ доброты, откровенности и симость отъ ихъ случайностей состоить не въ граціозности. Потомъ стараются пріучить д'єтей ковре-самолете, не въ волшебномъ прутик'є, маоблумывать и взвъшивать всякій ихъ поступокъ, новеніе котораго воздвигаеть дворцы, вызываеть словомъ, сдълать ихъ благоразумными резонёра- легіоны хранительныхъ луховъ съ пламенными ми, которые годятся только для классической мечами, готовыхъ наказать злыхъ преследовакомедін; а не думають о томъ, что все дёло во телей и обидчиковъ, но въ своболё луха, котовнутреннемъ источникъ луха, что если онъ по рый силой божественной, христіанской любви донь дюбовью и благодатью, то и внёшность бу- торжествуеть надъ невзгодами жизни и бодро педетъ хороша, и что наконецъ итъ ничего от- реноситъ ихъ, почерная свою силу въ этой любви. вратительнье, какъ мальчишка-резонёръ, свысока И еслибы все это онъ передавали имъ не въ разсуждающій о нравственности, заложивь руки истертыхь сентенціяхь, не въ холодныхь нравовъ карманы. А потомъ что еще? - потомъ ста- ученіяхь, не въ сухихъ разсказахъ, а въ повъраются увёрять детей, что Богь наказываеть ствованіяхь и картинахь, полныхь жизни, двиза всякій проступокъ и награждаеть за всякое женія, проникнутыхъ одушевленіемъ, согрѣтыхъ хорошее пъйстве. Истина святая—не споримъ; теплотой чувства, написанныхъ языкомъ легкимъ, но объяснять лѣтямъ наказаніе и награжденіе въ свободнымъ, игривымъ, ивѣтущимъ въ самой буквальномъ, внёшнемъ и следовательно случай- своей простоте-то могли бы служить однимъ номъсмысль - значить обманывать ихъ. А по смыслу изъ самыхъ прочныхъ основаній и самыхъ дъйи разумѣнію (разумѣется, крайнему) всѣхъ дѣт- ствительныхъ средствъ для воспитанія дѣтей. И скихъ книжекъ награда за добро состоить въ какое общирное, богатое поде представляется тадолгольтней жизни, богатствь, выгодной женить- кимъ писателямъ: не говоря уже объ источникъ бъ-прочтите хоть напр. повъсти Коцебу, на- ихъ собственной фантазіи, религія, исторія, геописанныя имъ для собственныхъ дётей. Но дёти графія, естествознаніе — умёйте только пожинать! только неопытны и дегкомысленны, но отнюдь не Ца, для детей предметы те же, что и для взросглупы — и отъ всей души смёются надъ своими лыхъ людей, только изложенные сообразно съ мудрыми наставниками. И это еще спасеніе для ихъ понятіемъ, а въ этомъ-то и заключается лътей, если они не позволяють такъ грубо обма- одна изъ важивищихъ сторонъ этого дъда. Какіе нывать себя: но горе имъ, если они повърять: богатые матеріалы представляеть одна исторія! ихъ разувъритъ горькій опытъ и наброситъ въ Показать душѣ юной, чистой и свѣжей примѣры ихъ глазахъ темный покровъ на прекрасный бо- высокихъ дъйствій представителей человъчества, жій міръ. Кажлый изъ нихъ собственнымъ опы- лействительность лобра и призрачность златомъ узнаетъ, что безстыдный лентяй часто по- не значить ли это возвысить ее? Провести детей лучаетъ похвалу насчетъ прилежнаго; что наг- по тремъ царствамъ природы, пройти съ ними дый затъйникъ шалости непризнательностью от- по всему земному шару, съ его многолюдными напълывается отъ наказанія, а слъдавшій шалость селеніями и пустынями, съ его сущею и океаи чистосердечно признавшійся въ ней нещадно нами—не значить ли это показать имъ Творца наказывается; что честность часто не только не въ Его твореніи, заставить ихъ возлюбить Его даетъ богатства, но дълаетъ еще бъднъе, и пр. и возблаженствовать этой любовью?.. Пишите, Па. все это, къ несчастью, узнаетъ каждый изъ пишите для д'втей, но только такъ, чтобы вашу нихъ. Но не каждый изъ нихъ узнаетъ, что на- книгу съ удовольствіемъ прочелъ и взрослый и, казаніе за худое діло производится самымъ прочтя, перенесся бы мечтой въ світлые годы этимъ дёломъ и состоитъ въ отсутствіи изъ души своего младенчества... Главное дёло, какъ можно благодатной любви, мира и гармоніи, единствен- меньше сентенцій, нравоученій и резонёрства: ныхъ источниковъ истиннаго счастья; что награ- ихъ не любятъ и взрослые, а дъти просто ненада за доброе дело опять-таки происходить отъ видять. Они хотять въ васъ видеть друга, а не самаго этого дела, которое даетъ человеку со- наставника, требуютъ отъ васъ наслажденія, а знаніе своего достоинства, сообщаеть его душ'в не скуки, разсказовь, а не поученій. Дитя веспокойствіе, гармонію, чистую радость и чрезъ селое, доброе, живое, рёзвое, жадное до впечатто делаеть ее храмомъ Божіимъ, потому что Богъ леній, страстное къ разсказамъ, не чувствительтамъ, гдъ безиятежная, просвътленная радость, ное, а чувствующее — такое дитя есть дитя Вогдё любовь. А обо всемъ этомъ должны бы дё- жье: въ немъ играетъ юная, благодатная жизнь, тямъ говорить дътскія книжки. Онь бы должны и надъ нимъ почістъ благословеніе Божіс. Пусть были внушать имъ, что счастье не во внёшнихъ дитя шалитъ и проказитъ, лишь бы его шалости

и проказы не были вредны и не носиди на себ'в Бурьяновымъ и В.-Скоттомъ-можетъ быть! Мы отпечатка физическаго и правственнаго пинизма: уже не говоримъ, что въ этой повъсти нътъ ни бы оно не было глупо и тупо: мертвенность же ни теплоты лушевной, ни уменья разсказывать. и безжизненность хуже всего. Но ребенокъ раз- а слъдовательно и занимательности, ни сдогасчету, то горе вамъ, если вы сделалиего такимъ! отъ Пятигорска и въ стороне отъ Эльбруса: съмя безсознательной любви и возрастили въ какъ берега Подкумка чуть не вровень съ волой. лисъ и Бульи!..

витость детскимъ Вальтеръ-Скоттомъ. Въ самомъ безконечной прогулки. яновъ? — а вотъ посмотримъ.

и оригинальныя: мы прочли какого-то «Новаго номъ языкъ!... кавказскаго плѣнника» — и задумались надъ сло- «Зимніе вечера», сочиненіе какого-то Деппинга,

пусть оно булеть безразсудно, опрометчиво, лишь характеровь, ни липь, ни природы кавказской. сужлающій, ребенокъ благоразумный, ребенокъ- ничего этого мы и не искали въ ней, но намъ резонёръ, ребенокъ, который всегда остороженъ, показалось досаднымъ искажение мастностей Пяникогла не следаетъ шалости, ко всемъ дасковъ, тигорска: у Бурьянова Эльбрусъ выглялываетъ въждивъ, предупредителенъ, и все это по раз- изъ-за Бештау, тогда какъ Бештау стоитъ вправо Вы убили въ немъ чувство и развили конечный черкесъ, набросивъ на голову дошали бурку (?). разсудокъ; вы заглушили въ немъ благодатное низвергается съ берега въ Подкумокъ, тогда немъ-резонёрство... Бъдныя дъти, сохрани васъ а самъ онъ глубиной - воробью по кольно: низ-Богь отъ осны, кори и сочиненій Беркена, Жан- верженныя грозой огромныя сосны лежать чрезь бурные потоки, служа Бурьянову мостами, тогла Много, много еще можно бъ было сказать объ какъ въ окрестностяхъ Пятигорска, ни на Маэтомъ предметъ, но мы и такъ уже заговорились шукъ, ни на Бештау, ни на другихъ близкихъ къ больше, нежели сколько позволяють предалы нимь горахь, нать ни потоковь, ни сосень лаже библіографической статьи, и совсёмъ потеряли маленькихъ, не только большихъ, а растетъ жализъ виду книжки Бурьянова, подавшія намъ по- кій дубовый кустарникъ, едва въ ростъ челов'яка. водъ къ этимъ разсужденіямъ. Что же онв. эти Мы не читали сочиненія Бурьянова «Прогулка книжки Бурьянова? А вотъ постойте — сейчасъ съ дътьми по Россіи»; но, послъ такого върскажемъ. Бурьяновъ пишетъ для д'втей такъ наго описанія Пятигорска, см'вемъ думать, что много, что одинъ журналъ назвалъ его за плодо- немного правды о Россіи выходять дѣти изъ этой

дёлё, Бурьяновъ много пишеть, и потому между «Совёты для дётей»— превосходны: чистёйнимъ и Вальтеръ-Скоттомъ удивительное сход- шая нравственность такъ и блеститъ въ нихъ. ство! Противъ этого нечего и спорить. А между вмъстъ съ лубочными картинками, на которыхъ тёмъ Бурьяновъ все-таки самый усердный и она представлена въ лицахъ. Не угодно ди подъятельный писатель для дътей, и еслибы въ любоваться? — Малютки — братъ и сестра, дъти литературной дізтельности этого рода все огра- бізднаго солдата, пошли съ кувщиномь за водой, ничивалось только усердіемъ и д'ятельностью, и мальчикъ разбилъ кувшинъ. Сд'ялавши беду, т. е. еслибъ тутъ не требовалось еще призванія, онъ началь плакать, боясь, что отецъ его жеталанта, высшихъ понятій о своемъ дёлё и на- стоко накажеть; сестра предлагаеть ему снять конець знанія языка, то мы бы первые были вину на себя; мальчикъ наотрізь отказывается готовы оставить за нимъ имя какого угодно ге- отъ такого ужаснаго самопожертвованія. Этотъ нія, начиная отъ Гомера до Гёте вступительно, споръ великодушія подслушиваеть за деревьями Но... что и какъ переводить и пишетъ Бурь- одна достаточная вдова; даритъ мальчику новый кувшинъ, приговаривая: «Вотъ что значитъ Первая изъ четырехъ поименованныхъ нами никогда не лгать: рано или поздно Богъ накнигъ Бурьянова «Библіотека дётскихъ пов'єстей граждаеть насъ за это». Потомъ богатая вдова и разсказовъ» есть его сочинение и можеть слу- выводить изъ бъдности стараго солдата, отца жить образчикомъ его сочиненій въ этомъ родь, малютокъ, осыпавъ его своими благодьяніями, а вторая «Совъты для дътей» Бульи есть его и изъ всего этого снова выводится святое прапереводъ и можетъ служить образчикомъ выбора вило, что «быть добрымъ и никогда не лгать и достоинства его переводовъ. Перваго сочиненія очень выгодно, потому что за это платится намы прочли одну только часть. Нравственное на- личной звонкой монетой». А переволь этой чало есть жизнь этого сочиненія: вотъ его луч- книжки — какіе длинные періоды, что за росшая и полная характеристика. Порокъ или исправ- кошь въ причастіяхъ, дёйствительныхъ и страляется, или наказывается; добродътель торже- дательныхъ!.. Бъдныя дъти! мало того, что Бульи ствуеть-это ужь само собой разумбется; но не изсущаеть въ вашихъ юныхъ сердцахъ благовсякій догадается, что русскія пов'ясти Бурь- ухающій цв'ять чувства и выращаеть въ нихъ янова суть переложенія французскихъ на русскіе пырей и белену резонёрства: — Бурьяновъ еще нравы или, лучше сказать, на русскія имена и убиваеть въ вась и всякую возможность говофамиліи, -- то же, что русскіе водевили. Но есть рить и писать по-челов вчески на своемъ род-

вомъ «новый»: какой же «старый»? неужели имъли во всей Европъ чрезвычайный успъхъ, какъ Пушкина? но—въ такомъ случать— что́ за отно- увтряетъ Бурьяновъ въ предисловін къ этой книшеніе между нами? ужъ не такое ли, какъ между гъ, переведенной имъ съ четвертаго изданія. Мо-

но такъ какъ мы не читали ся въ подлинникъ, а эти статистическія описанія, эти сухія, голослов-Бурьяновъ столько же переделаль эту книгу, ныя исчисленія безчисленныхъ фактовъ? Намъ сколько и перевель ее, то, зная направление пе- скажуть: «это займеть д'ятей и удержить ихъ реводчика, мы и не почитаемъ себя вправѣ су- отъ рѣзвости и шалостей». Положимъ, что и такъ, лить о ней. По крайней мъръ въ переводъ-то но что за польза въ этомъ! Нътъ, пусть лучше она показалась намъ ловольно сухимъ и утоми- въти шалятъ и резвятся — это необходимо въ тельнымъ изложениемъ фактовъ! А въдь было гдъ ихъ возрастъ, пусть лучше бъгаютъ по саду или развернуться! Показать детямь мірь Божій въ полю и привыкають созерпать живую природу въ картинъ человъческихъ племенъ и обществъ — ея красотъ - это развиваетъ въ нихъ чувство безбогатый предметь! Особенно намъ не понравилось конечнаго: а такое препровождение времени въ тыобиліе сентенцій тамъ, гдѣ само дѣло говорить сячу разъ полезнѣе, нежели чтеніе подобныхъ за себя. Но что хуже всего, такъ это то, что книгъ... авторъ или (что вфроятнъе) переводчикъ безпрестанно выхваляеть добродьтель дикихъ народовъ-безусловное уважение къ старости и безусловное повиновение ей, не скрывая въ то-же время Хорошо уваженіе! И что за доброд'єтель такая— го, что хот'єль опред'єлить, — ни значенія басни, безусловное уважение и покорность старости? какъ рода поэзін, ни значенія Крылова, какъ танное дитя, повфривъ Бурьянову, вздумаетъ не басня есть поэзія конечнаго разсудка, поэзія хотолько безусловно уважать, но и безусловно по- дячей, житейской, практической философіи навиноваться сёдому камердинеру, сёдому старостё, рода. Не чувство безконечнаго порождаеть эту лакею своего отпа, первому встрътившемуся съ- поэзію, и не таинство жизни составляеть ся содому нащему: куда бы повела его эта безуслов- держаніе: ея одущевленіе есть веселость, ея соность повиновенія сёдинё? Да и вообще надо держаніе есть житейская, обиходная мудрость, осторожно восхишаться доброд тедями дикихъ; и уроки повседневной опытности въ сфер семейнаскія общества, а дикари цізлыя тысячелітія жи- сець-вуть, чуждаясь гражданственности. Въ Америкъ напримъръ они совствъ истребляются, теснимые Штатами: такъ истребляется звърь изъ того мъста, гдв водворится человъкъ. И у этихъ-то полулюдей велять нашимъ дётямъ учиться нравственности!...

самое скучное и голословное исчисление зданий и она людей — толстаго откупщика, который не достопримъчательностей Петербурга. А и тутъ знаетъ, куда ему дъваться отъ скуки съ деньбыло бы гдв развернуться, потому что въ Пе- гами, --и бъднаго, но довольнаго своей участью тербург'т в'тъ ни одного зданія, котораго видъ сапожника; повара-резонёра и недоученаго фине пробуждаль бы въ памяти какого-нибудь слу- лософа, оставшагося безъ огурцовъ отъ излишчая, какой-нибудь подробности о его великомъ ней учености; мужиковъ-политиковъ, и пр. Въ основатель - Петрь, нашей народной гордости и этомъ-то и заключается поэтическая сторона баславѣ, и его великихъ наслѣдникахъ. И Бурья- сни; она есть маленькая драма, въ которой нановъ кое-гдъ и берется за это, но его описанія ходятся свои типическіе характеры, свои оригивялы, холодны, мелочно-подробны и касаются нальныя индивидуальности. Но у ней есть еще больше до ширины и вышины стънъ; а его вос- другая сторона, столь же важная и еще болье поминанія очень походять на общія міста. Онь характеристическая—сторона разсудка, который даже выписываетъ мъстами приличные стихи изъ разсыпается лучами остроумія, сверкаетъ фейер-Пушкина и Жуковскаго, но витст'я съ ними при- верочнымъ огнемъ шутки и насмъшки. Но и въ лагаетъ и вирши Рубана. Нътъ, это книжка не этомъ есть своя поэзія, какъ во всякомъ неподля дётей; скучно, утомительно и безплодно бу- средственномъ, образномъ передавании истины. цея, потому что дёти повимаютъ и помнятъ не смысл' суть поэзія или, лучше сказать, суть на-

жеть быть эта книга и въ самомъ дъл хороша, тазіей, а что за пища воображенію и фантазіи

Изъ библіографической замътки

Намъ кажется, что авторъ статьи «Празлникъ обычая многихъ дикарей — убивать своихъ отповъ. въ честь Крылова» нисколько не определилъ то-Представьте себъ, что какое-нибудь благовоспи- русскаго баснописца и поэта. По нашему мижнію, въ самой Европъ, въ образованиъйшихъ государ- го и общественнаго быта. Какъ всякая поэзія, и ствахъ, чернь лика и зверообразна съ своей басня говоритъ образами: она рисуетъ и осла, и нравственной стороны: чего же хотите вы отъ лисицу, и льва, и соловья; первый у нея добродикарей-этихъ существъ, стоящихъ на степени душно глупъ, вторая увертливо хитра, третій животнаго? Первая точка отправленія духовнаго грозно могушь, а четвертый... но портреть четразвитія дюдей есть соединеліе ихъ въ граждан- вертаго вотъ какъ изобразилъ дивный живопи-

> Защолкаль, засвисталь, На тысячу ладовъ тянулъ, переливался, То нъжно онъ ослабъвалъ И томной въ далекъ свирълью отдавался, То мелкой дробью вдругь по рощъ разсыпался.

Но если она такъ върно, такъ характеристически «Прогулка съ дътьми по С.-Петербургу» есть рисуетъ животныхъ, то еще лучше, върнъе рисуетъ деть имъ читать ее: они ничего не упомнять изъ Самыя поговорки и пословицы народныя въэтомъ разсудкомъ и памятью, а воображеніемъ и фан- чало, первая точка отправленія поэзіи. Басня

въ отношении къ поговоркамъ и пословицамъ красной внутренней жизни, поэтическое выражеесть высшій родь, высшая поэзія.

жизнь народа или какую-нибудь изъ ея сторонъ, каждый стихъ и каждое слово стоятъ на своемъ всякій такой человікь есть явленіе великое, по- мість, по закону творческой необходимости, и не тому что онъ своей жизнью выражаеть жизнь могуть быть не переставлены, ни перемѣнены!... милліоновъ. Крыловъ принадлежить къ числу А вотъ что такое это: такихъ людей. Онъ – баснописенъ, но это еще не важно: онъ-поэтъ, но и это еще не даетъ патента на великость: онъ-баснописецъ и поэтъ народный - воть въ чемъ его великость, воть за что изданія его басень, еще при его жизни, зашли за 30.000 экземиляровъ, и вотъ за что со времененъ каждое изъ многочисленныхъ изданій его басень будеть состоять изъ десятковъ тысячъ экземиляровъ. Въ этомъ же самомъ заключается и ловымъ съ невыразимой втрностью.

быть наше понятіе о немъ неварно, ложно, но кончить ее и, не находя этой силы, иногда по крайней мере всякій можеть видеть, въ чемъ уничтожали съ отчаянія свое прекрасно начатое оно состоить; а этого-то именно мы и не нахо- твореніе? - оттого, что влохновеніе, какъ всякая димъ въ статъв «Праздникъ въ честь Крылова». благодать, не въ волв человвка, и еще оттого, Авторъ ея говорить и то, и другое, говорить что великіе художники никогда не дод'алываютъ много, и можеть быть хорошо: только мы не мо- своихъ произведений, если не могуть ихъ досожемъ сказать, что именно говорить онъ, потому здать. Но какъ бы то ни было, а Бернеть влачто основная идея его статьи затемнена словами, дёсть истиннымъ поэтическимъ дарованіемъ, и которыя бы должны были ее выразить.

## Елена, поэма Бернета. Спб. 1838.

Бернетъ уже успълъ пріобръсти себъ нъкото-«Призракъ» \*)? Начало этого стихотворенія поэзія, благоухающая ароматнымъ цвётомъ пре-

ніе одного изъ ся явленій, выраженіе, гдѣ каж-Всякій челов'якь, выражающій въ искусств'я дыйстих в есть живой поэтическій образь, и гл'я

> Гіапинты уменьшать куренье. Розы въ чашкахъ ароматъ сожмутъ, Прекратять ручьи свое теченье, Ръки станутъ, вътерки умрутъ, И тогла, какъ міръ весь почитаетъ Левы сонъ, почувствуещь ты въявь: Кто-то плачеть, жжеть и лобываеть: Не гони, оставь его, оставь!

Что такое это? -- восточная гипербола, которой причина того, что всё другіе баснописцы, поль- ярко-пестрыя краски рёзко отдёляются оть таинзовавшіеся не меньше Крылова изв'єстностью, те- ственно-сумрачнаго колорита первыхъ двадцатиперь забыты, а некоторые даже пережили свою четырехь стиховь, фраза, растянутая на восемь славу. Слава же Крылова все будетъ расти и стиховъ, глиняная рука, приделанная къ мраморпышний расцийтать, до тихи поры пока не умол- ной статуй!... Отчего же это вышло такъ странкнеть звучный и богатый языкъ въ устахъ вели- но?-оттого, что у поэта немного не достало каго и могучаго народа русскаго. Кто хочеть из- вдохновенія, за недостаткомъ котораго онъ и учить языкъ русскій вполиф, тотъ долженъ позна- прибфгь къ хитросплетеніямъ разсудка, вслёдкомиться съ Крыловымъ. Самъ Пушкинъ не по- ствіе чего благоухающее, безконечное чувство, лонъ безъ Крылова въ этомъ отношения. Эти оживлявшее его стихотворение, разръщилось очень идіомы, эти руссицизмы, составляющіе народную опредёленнымъ и конечнымъ чувствованьицемъ. физіономію языка, его оригинальныя средства и И это очень естественно: отчего великіе художсамобытное, самородное богатство уловлены Кры- вики иногда оставляли недоконченными свои созданія, иногда прерывали свою работу и съ томи-Вотъ какъ понимаемъ мы Крылова. Можетъ тельнымъ страданіемъ искали въ себѣ силы допоэтому самому намъ непріятно говорить о его «Еленъ», и мы въ самомъ пълъ не будемъ говорить о ней, а только скажемъ кое-что, сколько во избъжание упрека въ безотчетныхъ приговорахъ, столько и по уваженію къ Бернету, котораго мы отнюдь не смѣшиваемъ съ толпой марую изв'ястность писателя съ дарованіемь, и не ленькихь геніевь-самозванцевь, великольно изпонапрасну: онъ точно владветъ поэтическимъ дающихъ свои творенія, никъмъ не читаемыя, талантомъ. Читали ли вы его стихотворение никому не интересныя, и которыхъ приятелижурналисты, какъ бы насмфхаясь надъ публикой и здравымъ смысломъ, объявляютъ наслъдниками Пушкина. Мы уверены, что Бернетъ, какъ поэтъ съ истиннымъ дарованіемъ, если и не согласится съ нашимъ мнфніемъ, то и не почтетъ его не стоящимъ своего вниманія; онъ не можетъ не замътить искренности нашего сужденія.

Поэма Бернета ниже всякой критики, хотя въ ней мъстами и блещутъ искорки дарованія. Главный ея недостатокъ состоитъ въ растянутости, многословности и невыдержанности: она могла бъ быть втрое меньше; каждая мысль въ ней, раздробляясь на множество стиховъ, ослабъваетъ и

<sup>\*)</sup> Помѣщенное въ «Литературныхъ Прибавлепіяхъ къ «Инвалиду», нередко, заметимъ кстати, очень счастливыхъ на хорошія стихотворенія; такъ въ 18 № этой газеты мы прочли прекрасное стихотвореніе «П'єсня про Царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Не знаемъ имени автора этой пѣсни, которую можно назвать поэмою, вродъ поэмъ Кирши Данилова, но если это первый опыть молодого поэта, то не боимся понасть въ лживые предсказатели, сказавши, что наша литература пріобрететь сильное и самобитное дарованіе.

за тремя хорошими стихами слёдуеть дурной пустить, чтобъ не ослабить и не разрушить глустихъ, и еще чаще одинъ хорошій стихъ пода- бокаго впечатл'янія, которое производять эти... вляется и тухнеть между тремя дурными. Но особенно вредить этой поэм'я претензія автора на ори- на голову б'яднаго рыцаря, намь крайне не нрагвиальность и нововведенія въ словахъ и вибимахъ, вятся. Въ парства искусства, какъ въ созерпаніи

мъстами не искажалось изысканными подробно- есть самая фальшивая, потому что въ этомъ стями. Оно отвосится ко временамъ феодализма. благодатномъ и безконечномъ царствъ есть явле-Лъвушка, обреченная матерью на монастырскую нія общей жизни, но нёть ни героевь добродівжизнь, любить рынаря и украдкою оть настоя- тели, ни здоджевь. То и другое существуеть въ тельницы вилится съ нимъ. Игуменья, чтобы субъективности авторовъ. Объективность есть заставить ее признаться въ преступленіи мона- условіе поэзін, безъ котораго она не существуетъ стырскаго устава, показываеть ей черепь ея и безь котораго всв ея произведенія, какь бы матери, и черепъ говоритъ Еленъ, отъ лица ея ни были они прекрасвы, носятъ въ себъ заропредоставиль риомованную прозу и изысканныя семь - поэтическіе: по ликости выраженія, какъ будто почитая необходимой такую чудную смёсь шинучаго вина съ пресной водой. Ясно, что Бернетъ только еще выступаетъ на поэтическое поприще, что онъ еще не можеть владеть ни своимъ талантомъ, ни своей субъективностью, что стихъ часто не слушается его и выражаетъ совстви не то, что хотёль онь имъ выразить; словомъ, ясно, что Бернеть еще дитя въ искусствъ, но дитя, которое Но обратимся къ поэмъ.

бурный потокъ упрековъ, который у Бернета ниже всякой критики, и выписанныя намиместа сомнинеть ея возлюбленнаго въ ея глубокомъ. святомъ чувствъ, и въ то же время окованная порывѣ ужаснаго отчаянія:

«Возьми жъ меня!»

Раздался крикъ-И что-то съ башни въ этотъ мигъ, Одеждой свиснувъ, какъ крылами, Мелькнуло предъ его глазами-И, какъ подстръленный орелъ, Унало на гранитный полъ.. Тяжелый стукъ!... Но послѣ стука Ни вздоха, ни мольбы, ни звука!...

переходить въ повторение одного и того-же; часто Превосходно!... но следующие стихи должно про-

Проклятія автора, которыя градомъ сыплются Солержаніе поэмы было бы очень просто, еслибы абсолютной жизни, правственная точка зранія матери, что она возмутила ея покой во гробъ и дышъ смерти. И что сдълалъ злодъйскаго бъдсвоимъ преступленіемъ губитъ и его, и свое бла- ный рыцарь? Онъ требовалъ своего, требовалъ женство въ будущей жизни. Несмотря на изыскан- любви, которая бы соотвётствовала его любви, ность этой выходки. Едена пов'трида черену и словомъ, онъ былъ самимъ собой, и въ этомъ рушилась принести свою дюбовь въ жертву вся вина его. Елена съ своей стороны такъ же лолгу: она уже не являлась на тайныя свиданія. права, какъ и онъ: она была самой собой въ Вдругъ до ея слуха доходитъ въсть о буйномъ моментальномъ состояни своего духа. Да, они разврать и неистовомъ ожесточение ся любезнаго оба правы-и миръ обоимъ имъ!... Другое дъло, рыпаря. Онъ приходетъ видъть ее въ послъдній еслибы вст эти проклятія авторъ вложиль въ разъ. Въ словахъ его Елент сколько любви, уста несчастнаго героя своей ноэмы: тогда это сколько огня, страсти, чувства, какое драмати- имѣло бы значеніе, какъ новый характеръ, коточеское движение, и какая витстт съ тъпъ смесь рый приняло его отчаяние, новый ужасный мочистаго золота съ грубой рудой! Можно подумать, менть его духа, непосредственно вытекшій изъ что Бернетъ писалъ эту поэму вдвоемъ, въ това- предшествовавшихъ моментовъ и хода обстояриществъ съ какимъ-нибудь бездарнымъ стихо- тельствъ. И тогда какъ бы хорошо поступилъ творцемъ: на свою долю взялъ создание всёхъ авторъ, еслибы, выбросивъ 42 прозаическихъ хорошихъ и превосходныхъ стиховъ, а на его стиха, заставилъ рыцаря проговорить эти во-

> Ты, мрачный духъ, звъзду затмилъ Высокую между звъздами, Сожегь цвъть лучшій межъ цвътами, Ты херувима умертвилъ!... О, никогда еще душа Такъ безкорыстно не любила! За что жъ, безуміемъ дыша, Земная страсть ее убила?

Заключаемъ: Бернетъ подаетъ надежды, и наобъщаетъ нъкогда кръпкаго взрослаго человъка, дежды прекрасныя; но это еще не талантъ, а только объщание таланта, не поэзія, а только Отказъ затворницы бѣжать съ нимъ вызываетъ предчувствіе поэзіи. Цѣлая поэма, повторяемъ, реветь оглушающимъ ревомъ, и только въ немно- самыя лучшія въ ней. Начало ея не возбуждаетъ гихъ стихахъ и выраженіяхъ пищитъ. Приведен- охоты къ дочтенію до конца, хотя сквозь мракъ ная въ ужасъ и живо затронутая и оскорбленная фразъ, вычурностей и прозаизма чудится какойто таинственный свётъ красоты эстетической.

Высказывая со всей искренностью наше мижсознаніемъ страшнаго долга, Елена отв'тчаетъ въ ніе Бернету о его талант'в, мы не боялись р'взкости нашихъ выраженій, потому что самая эта ръзкость есть лучшее доказательство нашего уваженія къ дарованію Бернета. Къ тому же мы боимся за судьбу его поэтическаго поприща: его захвалять, а этоть способъ убивать дарование есть самый върный. Въ Петербургъ такъ много журналовъ и альманаховъ, которые и для балласту, и для блеска очень нуждаются въ дъятельности поэтовъ, рвутъ и треплятъ ее по клочкамъ, и

Стихотворенія Владиміна Бенедиктова. Вторая книга. Спб. 1838 г.

своей неуловимостью и непередаваемостью съ ма- торой носили въ душ' своей св'ятлыя чала Элтематической точностью и ясностью. Причина дады: что въ фавив выражена илея красоты, коэтого заключается въ томъ, что все безконечное томая отражается въ полнотъ самонаслажденія запечатлено печатью таинственности, которая жизнью; что въ Александре Македонскомъ воссоставляеть одну изъ основныхъ потребностей произведена идея этого героя, котораго исторія духа, и безъ которой погибло бы всякое насла- и преданіе представляють апотеозомъ героичежиеніе созерцаніемъ жизни. Это всего болье при- ской красоты грековъ... Можетъ быть все это и мъняется къ искусству. Подите въ Останкино, въ такъ, но я не о томъ спращиваю. Въ чемъ совельможный, въ полномъ и высшемъ значении стоитъ тайна этого живого слитія илеи съ форэтого слова, домъ графа Шереметева, и пересмо- мой, этого органическаго сочетанія жизни съ мракое благородство, величіе, какая гордость и вив- не умью и назвать. ств съ темъ красота, кротость и спокойствіе въ этомъ лицъ героя-полубога!.. А въдь это только

шелро платять за нее похвалами и восклица- коціи: что же оригиналы?.. Неужели это мраморъ. ходолный, безлушный камень? Какимъ же образомъ, какимъ волшебствомъ уловилъ онъ въ себя И Заключилъ въ свою темную массу эту юную жизнь, которая трепешеть и играеть въ немъ своими свътлыми переливами?.. Вы скажете, что Венера Мелицейская нравится потому, что въ ней Все безконечное отличается отъ конечнаго выражена идея женственной красоты, типъ котрите тамъ мраморныя копін съ великихъ про- моромъ, которыя я вижу во всемъ этомъ: вотъ извеленій греческаго ваянія. Отчего же живеть о чемь я спращиваю. Кром'в красоты, гармоніи, онъ, этотъ бездушный, холодный мраморъ, такой девственной стыдливости, я вижу и въ лице Веодушевленной, такой свётло-пламенной жизнью, неры, и въ ея положеніи, и во всей ея пёдости какъ булто бы хочетъ вамъ сказать привътствіе еще какое-то нъчто, котораго не умью назвать, любви и счастья, какъ будто хочетъ вамъ открыть не умъю выговорить... Эта прекрасная Венера какую-нибудь завётную тайну вёчно прекраснаго есть и красота, какъ илея, и красота, какъ инлибытія? Отчего же этоть холодный и бездушный видь—и какь женщина вообще, и какь одна какусокъ камня представляется вамъ Венерой, бо- кая-нибудь женщина... То же самое и этотъ фавнъ, гиней красоты, которая, въ своей лучезарной, и этотъ полубогъ, сынъ Одимпіи и громовержпагармонической наготъ, такъ граціозно стоитъ на Зевеса: - они и боги и люди, боги безъ имени, люпьедесталь, такъ стыдливо прикрываетъ руками ди-съ именами... И добро бы еще все это было свои дивныя прелести. предъ которыми благого- выражено какой-нибудь яркостью, затвиливостью, вълъ міродержавный Олимпъ, и при созерцанія чёмъ-нибудь мудренымъ: а то все такъ просто, которыхъ просвётлялось божественной улыбкой такъ обыкновенно, что не къ чему придраться, грозное чело отца боговъ и человъковъ, Юпитера- не на что указать, опереться... «Вотъ эта черта громовержца? Отчего же эти мраморныя выпу- около губъ; это возвышение на щекъ»... Не гоклости, эти нъмыя формы сверкають и дышать ворите мнь этого: значить, вы не понимаете истакой упоительно-могучей красотой, а вы, смотря кусства, если думаете разлагать на черты и вына нихъ, не пожираете ихъ влюбленными очами, пуклости его внутреннюю жизнь.. Эти лица, эти не трепещете страстнымъ восторгомъ, но тихо и образы поражаютъ меня своей палостью, своимъ спокойно, въ благоговъйномъ безмолвіи, созер- общимъ выраженіемъ, а не частными чертами и даете этотъ олицетворившійся передъ вами типъ, выпуклостями. Жизнь не въ глазу, не въ губахъ, эту окаментвиую идею втиной красоты, и душа не въ подбородкт, не въ рукт, не въ ногт, а въ ваща плаваетъ, расширяется въ ароматическомъ лицъ и цъломъ станъ человъка, въ гармоніи энръ безиятежно - гармоническаго наслажде- всъхъ чертъ, выпуклостей округлостей и членія, — и легкой, светлой, прозрачной, грустно- новъ его тела. А что же такое эта жизнь?.. радостной мечтой переносится въ ту страну, подъ Нѣчто, чего, право, нельзя назвать... О, я понито въчно-лазоревое небо, гдъ жизнь была без- маю теперь миеъ Пигмаліона, влюбившагося въ прерывнымъ служениемъ, неумолкаемымъ хоромъ статую, имъ созданную, и оживившаго ее своей красоть?.. Но пойденте далье; воть бюсть фавна: любовью!.. Не въ статую, а въ свътлый образъ, посмотрите, о носмотрите, какая невыразимо-ра- созданный его фантазіей и прилетавшій къ нему достная улыбка играеть на прелестныхъ устахъ въ его лучшія минуты, влюбился онъ; не статую, юнаго божества лівсовь, какъ осіяла эта чудная а безобразную глыбу мрамора оживить мечтой улыбка каждую выпуклость его прекраснаго лица, своей фантазіи томился онъ желаніемъ, и—новый какое дико-гармоническое, страстно-безмятежное Прометей — онъ похитилъ у небожителей ихъ боиграніе жизни выражаеть это самодовольное, жественный огонь и оживиль имъ бездушный мраупонтельное осклабленіе!.. Но вотъ бюстъ Але- моръ и насладился своимъ прекраснымъ создаксандра Македонскаго: какая дикая, дивная гар- ніемъ... Да, счастливый художникъ, онъ вдохнулъ монія въ размірахъ этой греческой головы! Ка- въ мраморъ эту жизнь, это «піто», котораго я

> Онъ во гробъ лежалъ съ непокрытымъ лицомъ, Съ непокрытымъ, съ открытымъ лицомъ!

Такъ поетъ безунная Офедія о своемъ погибшемъ отив, и какая глубокая творческая жизнь заключается въ этихъ двухъ простыхъ стихахъ, тенья, съ киняцей думой отторженья; столбы въ какой глубокой поэзіей лышать эти безыскусственныя слова! И что же составляеть ихъ внутреннюю жизнь, ихъ таинственную прелесть?-Повтореніе одного и того же слова съ простымъ этимологическимъ измѣненіемъ: «не-покрытымъ, съ от-крытымъ». Но такъ-то могуче дъйствуетъ все, что ни выходить изъ полноты жизни...

Возьмите любое изъ мелкихъ стихотвореній Пушкина: какая удивительная простота и содержанія, и формы, и вивств съ твиъ какая глубокая жизнь!.. Иногда случается встрътить въ толит незнакомое липо: въ немъ натъ ничего особеннаго, а между тъмъ оно връзывается въ память, и долго-долго силишься вспомнить, гаф встръчаль его, и долго-долго мелькаеть оно передъ усталыми очами, готовыми сомкнуться на вочной покой, мгновение соннаго забытья сливается съмыслью объ этомъ странномъ, неотвязчивомъ липъ... Вотъ какое впечатлъніе производятъ мелкія стихотворенія Пушкина, когла ихъ прочтешь въ первый разъ, безъ особеннаго вниманія. Забудешь иногда и громкое имя поэта, и всёмъ извёстное названіе стихотворенія, а стихотвореніе помнишь, и когда помнишь смутно, то оно безпокоитъ душу, мучитъ ее. Отчего это?-оттого, что во всякомъ такомъ стихотвореніи есть нічто, которое составляеть тайну его эстетической жизни.

Вотъ этого-то «нъчто» и не находимъ мы въ стихотвореніяхъ Бенедиктова. Его стихъ звученъ, громокъ, полнъ гармоніи; его образы ярки, смѣлы, живописны; онъ часто какъ-будто возвышается до истиннаго одушевленія, до истинной поэзін; но перечтите еще разъ, вглядитесь попристальные въ то, что вамъ показалось поэзіей — и «нѣчто» и не бывало: форма остается отдёленной отъ духа, а духа нётъ, потому что зрительный нервъ!

Свинцовая дума въ тебф потонула; Мечта лобызаетъ поверхность твою. Отрадна, мила мит твоя безконечность; Въ тебъ миъ огкрыта красавица-въчность.

Что это такое и для чего это? - право, не понимаемъ. На русскомъ языкъ есть три стихотворенія къ морю: Пушкина, Жуковскаго, Полежае-

> Земли могучія возстанья, Побъти праха въ небесахъ!

Это значить -- горы!

«Масса сорвалась съ грустной (?) пѣпи тягоразвалипахъ - изгнанники высотъ; кудри девышелковый каскада; ноэть есть ифвучий пловень. безъякорный (!) въ жизненномъ морф; коспуться къ пей пламеннымъ взоромь (т. е «взглянуть на нее»); въ походъ мы рядились; всв прихоти въ пламень (вфрно, въ каминъ?); кинуть въ воздухъ замерзшія объятья, кольцомъ объятій обогнуть: въ небъ есть алмазы освъщенья и съмена крушительной грозы; но не страшись и модній откерженья; откованный въ гориплъ сердца стихъ: сердечной музыки мучительная гамма; Наполе-онъ во мракъ безвластія на островъ нѣмомь; мысль заряжена огнемъ гремучихъ вдохновеній; живыя иглы штыковъ; природа вихремъ свиснула по полю; дребезги разбитой власти.»

Неужели это поэзія?

Намъ можетъ быть скажутъ, что это недостатки, которые могутъ быть и при истинной поэзіи. Могуть -- отвічаемь мы; но вы стихотвореніяхъ Бенедиктова мы, при этихъ недостаткахъ. обличающихъ отсутствие эстетического чувства. не видимъ жизни, этого «нвчто», о которомъ мы говорили. Читаешь ихъ съ напряжениемъ, а прочтя, чувствуешь удовольствіе, какое всегда следуеть за окончаніемь тяжелой работы. Некоторыхъ стихотвореній, какъ напр. «Море», «Я не люблю тебя», «Ватерлоо», мы совсемъ не понимаемъ, не только въ поэтическомъ, но и во всякомъ спыслѣ.

Можетъ быть мы ошибаемся? мы никому не навязываемъ своего мнвнія: справедливо ононамъ честь: ложно — тъмъ хуже намъ, а не поэту: истина рано или поздно должна оправдаться, а ложь постыдиться...

Уголино. Драматическое представление. Соч. Н. Полевого, Спб. 1838.

«Всеприсутствіе духа еще другимъ образомъ нътъ таинственнаго слитія между ними. Одно- является намъ. Во всякомъ естественномъ провременность идеи и формы есть основный законь изведеніи организація простирается въ безконечакта творчества; но у Бенедиктова — такъ по ность. Она не снаружи его только: она проникрайней мере кажется намъ-идея всегда пред- каетъ всю его внутренность. Возьмите кристаллъ шествуеть формѣ, которая у него придълывается и разбейте его въ маленькіе кусочки. - въ такіе, къ идев. Сверхъ того, что за ослвительная яр- чтобъ разсмотрвть ихъ можно было только въ кость красокъ! какъ непріятно раздражаеть она самые сильные микроскопы, и вы снова въ этихъ мельчайшихъ кусочкахъ найдете образъ кристалла. Мы говоримъ объ изысканности выраженій. Или посмотрите на древесный листокъвъ посте-Развернемъ книгу. Вотъ стихотворение «Море», пенно болже и болже увеличивающия стекла, и вы увидите, какъ организація простирается въ немъ въ безконечность. И чемъ внимательне станете вы наблюдать произведенія природы, тамъ болже, очевиднъе откроется вамъ, до какихъ неуловимыхъ, тонкихъ нитей простирается его организація. Этимъ-то различаются произведенія природы отъ произведеній ремесла. Самая тончайшая ва; сравните ихъ съ стихотвореніемъ Бенедик- ткань является грубыми перепутанными веревками, какъ скоро посмотрите на нее въ микроскопъ».

Такъ говоритъ одинъ изъ новъйшихъ мысли-

телей Германіи, разсуждая о всеприсутствій ду- истинно-поэтическаго произвеленія; а безъ нея ха въ природъ. Какъ нарочно случилось такъ, оно есть произведение мастерства, поллъльный что мы недавно собственными глазами удосто- розанъ и съ цветомъ, и съ запахомъ розана, но въпились въ поразительной истинности чуднаго безъ жизни розана, безъ чего-то такого, чего факта, которымь онъ подтверждаеть свою мысль, нельзя назвать, но въ чемъ заключается жизнь, На Кузнецкомъ мосту показывается микроскопъ, Конечно ремесло или мастерство очень удачно увеличивающій предметы въ милліонъ разъ, и мы поддёлывается подъ природу, но только издали, тамъ вилъли крыло мухи и бабочки, величиной до тъхъ поръ, пока не взглянутъ поближе на более двухъ аршинъ; видели перерезанный са- его подделки. Обратите внимание на то, какъ отхарный тростникъ, который кажется перепилен- вратительны восковыя статуи, какое непріязненнымъ огромнымъ дубомъ, и удивлялись безконеч- ное, враждебное чувство антипатии пробуждаютъ ной организации этихъ предметовъ. Какая во онъ: точь-въ-точь какъ трупъ. А между тъмъ всемь стройность, гармонія, симметрія, красота, въ нихъ подражаніе и близость къ природѣ доизящество, правильность! Какая безпредёльность, велены до послёдней, почти невозможной, степени безконечность! Каждая малейшая частица, атомъ, совершенства. Напротивъ того, произведенія исчезающій оть невооруженнаго глаза, заклю-скульптуры, эти мраморныя произведенія, гля чаетъ въ себъ безчисленное множество другихъ глаза и волосы одного цвъта со всъчъ тъломъ,частиць, изъ которыхъ части каждой располо- живуть и дышать юной, роскошной жизнью и жены съ непостижимой соотвътственностью, пра- весело улыбаются, и стыдливо смотрять, и какъ вильностью и красотой. Потомъ тамъ же видели будто хотягъ что то вымолвить... Причина отемы лоскуточекъ самой тонкой, лучшей кисеи, и видна: въ первыхъ форма существуеть отдёдьно, намъ представилась плетенка язъ мочальныхъ сама по себъ, а идея сама по себъ, или, лучше веревокъ, переплетенная квадратно, но безъ вся- сказать, форма прискапа для идеи и приклеена кой правильности; а веревки грубыя, какъ-бы къ ней; во вгорыхъ же выражается конкретное измочаленныя, истертыя...

искусство, если только природа одарила васъ ходитъ изъ закона свободы, основанной не нехорошимъ микроскопомъ -- втрнымъ и глубокимъ преложной необходимости. Всякое произведеніе чувствомъ изящнаго. При помощи его вы безъ искусства только потому художественно, что созтруда отличите произведенія творчества отъ про- дано по закону необходимости, что въ немъ нівть изведеній ремесла. Въ первыхъ вы тотчасъ замѣ ничего произвольнаго, что въ немъ ни одно слотите полноту организации и органическую жизнь, во, ни одинъ звукъ, ни одна черта не можетъ посредствомы которой всё части его связаны замёниться другимы словомы, другимы звукомы, необходимымъ внутреннимъ единствомъ, а во другой чертой. Да не подумаютъ, что мы уничтовторыхъ какъ разъ заметите, что все ихъ части жаемъ этимъ свободу творчества: нетъ, этимъ-то соединены механически, помощью клея, нитокъ, именно мы и утверждаемъ ее. Художникъ можетъ гвоздей и другихъ посредствующихъ предметовъ, перемѣчить не только слово, звукъ, черту, по Сначала такое произведение можеть показаться всякую форму, даже пълую часть своего произвамъ очаровательной красавицей, полной жизни веденія, но съ этой переміной измінилются и фори прелести: но всмотритесь въ нее пристальное ма, и идея; и это будеть уже не та же идея, не -- и вы увидите отвратительный скелеть, у ко- та же форма, только улучшенная, но новая идея, тораго вивсто голубых в глазъ впадины, вивсто новая форма. Итакъ, въ истинно-художественрозовыхъ устъ-голыя челюсти съ оскалившимися ныхъ произведеніяхъ, какъ вышедшихъ изъ зазубаян. Конкретность \*) есть главное условіе коновъ необходимости, н'єть ничего случайнаго,

сліяніе идеи съ формой, и идея существуетъ То же самое зрелище представить вамъ и только черезъ форму. Законъ конкретности выничего лишняго, ничего недостаточваго, но все \*) Конкретность производится отъ конкретный, необходимо. Въ драмѣ Шекспира нѣтъ вымысла, въ обыкновенномъ и поштоме значении этого слова; каждая драма его есть самое вфрное, самое точное описание события, случившагося въ действительномъ міре, но известнаго только одному Шекспиру, какъ будто онъ самъ присутствовалъ при его развитів и ході. Ни одно лицо его драмы не скажеть ни одного слова, которого бы оно не должно было сказать, т. е. которое не выходило бы изъ его характера, изъ всей полноты его природы. Поэтому можно написать кнагу о каждочь изь действующихь лиць любой его драмы, разсказать его исторію до начала драмы и но ел окончаніи.

> Не таковы мнимо-художественныя произведенія, эти батарды искусства, эти красавицы по

а конкретный происходить отъ латинскаго глагола concresco срастаюсь. Это слово принадлежить новайшей философіи и имветь общирное значеніе. Здёсь мы употребляемъ его, какъ выражение органическаго единства идеи съ формой. Конкретно то, въ чемъ идея проникла форму, а форма выразила идею, такъ что съ уничтожениемъ идеи уничтожается и форма, а съ уничтожениемъ формы уничтожается идея. Другими словами, конкретность есть то таинственное, неразрывное и необходимое сліяніе пден съ формой, которое образуеть собой жизнь всего, и безъ котораго ничего не можетъ жить Эго особенно поразительно въ произведеніяхъ пекусства: въ музыкальномъ произведении есть идея и жизнь, въ которыхъ заключается тайна его двиствія на душу человъка, и есть звуки -форма; уничгожьте звуки и не будегь музыкальнаго произведенія. Конкретпости противополагается отвлеченность, которая въ искусства существуетъ какъ аллегорія.

милости бёлилъ, румянъ, сурьмы и накладныхъ когда авторъ въ родственномъ или пріятельскомъ формъ; эти педосозданные Икары съ восковыми кругу читаетъ свое произведение: тамъ нътъ суда. крыльями, эти жалкіе недоноски воображенія: въ тамъ все подкуплено и благосклонной довфренних, все произвольно, и потому все несвоболно; ностью автора, и очарованием его чтенія, котовсе условно, и потому все безсипсленно. Образы рое дополняеть сочинение и даже дветь ему то. безъ лицъ, пародіи на д'япствительность, без- чего въ немъ н'ятъ, но что только желаль авжизненные трупы еще до рожденія-они иногда торъ въ немъ выразить... Нфтъ, никогда не наобольшають пригракомъ какой-то неестественной печатаю и не поставлю на сцену моей драмы, естественной красоты, но горе тому, кто влюбит- еслибь всв такъ были робки, то не было бы на когда уже не будеть доступна истинная, живая которую и спъшу высказать. красота, а онъ, новый Танталъ, въчно будетъ ди, способные обмануться такой красотой, песпо- — логически и непосредственно — въ образахъ. собны къ танталовой жаждъ и находятъ для Каждый изъ этихъ способовъ имъетъ свои подсебя полное удовлетвореніе въ призракахъ. Вся- раздёленія, и мы, оставляя въ сторонё первый, кому свое—во здравіе! Но мы твердо держимся какъ не относящійся къ нашему предмету, будемъ

любимцами. Содержание этихъ строкъ или этого оподозриваетъ ее. періода можеть быть содержаніемъ цёлаго соприложеніемъ ея къ нимъ.

жизни, очаровывають призракомъ какой-то не- если вздумаю написать се!... А отчего? — Въль ся въ нихъ: его постигнетъ участь студента На- свътъ и Шекспировскихъ драмъ! Нътъ, не отъ танаэля, влюбившагося въ автоматъ, въ повъсти робости (я вообще не робокъ), не отъ робости я Гофмана «Песочный Человъкъ». Для него ни- такъ думаю, а но причить болье основательной.

Есть два способа выражать внутренній міръ жаждать упоснія красотой... Но къ счастью лю- своихъ представденій: досредствомъ чистой мысли мысли, что обманываться могуть индивиды, а говорить о второмь. Этоть второй или непоне общество, и что если для него и существуеть средственный способъ выражения илеи вообще возножность обнануться, то очень не налодго, и называется поэтическимъ или хуложественнымъ. въ такомъ случай, чёмъ живйе было его увле- По пашему мнёнію, это нев'єрно: поэтическое моченіе, твиъ безпощадиве будсть его мщеніе за жеть быть не художественнымь, по художественнего, чемь громче были его минутным рукопле- ное не можеть быть не-поэтическимъ. Не входя сканія, тёмъ произительніе будеть его свясть ... въ подробныя объясненія, которыя могли бы за-Конкретность всякаго лица въ драчь, всякаго вести насъ далеко, постараемся примфромъ объобраза вообще въ искусствъ выхолить изъ за- денить нашу мысль. Въ прошлой книжкъ нашего коновъ творческой необходимости. Законы эти журнала пом'ященъ переводъ «Идеаловъ» Шилсознаны; но самый процессь творчества есть лера, переводь, по крайней мёр'й какъ кажется тайна. Можно сказать, почему въ той или дру- памъ, прекрасный, хотя можетъ быть еще и дагой поэтической форм'ь отразилась животрепе- леко не совершенный; но не въ этомъ діло, а въ щущая жизнь, но нельзя сказать, какимъ обра- томъ, что это произведение Шиллера поэтическое, зомъ. Мы уже намекали объ этомъ, говоря о сти- по инсколько не художественное. Оно обнаружихотвореніяхъ Бенедиктова. Кому непонятна по- ваетъ въ Шиллер'в душу пламевную, глубокую, кажется наша мысль, тому нельзя растолковать великую, человика геніальнаго, но не художсе. Мы можемъ только сказать, что художествен- вика: опо колно глубокихъ идей, отличается синый образъ только тогда художественъ, когда лой, энергіей и красотой выраженія, но не худоонъ есть конкретное выражение идеи въ формъ и жественностью. Въ творчествъ сила не въ идеъ, черезъ форму, что конкретность вытекаетъ изъ а въ формъ, которая, само собою разумъется, творческой необходимости, а творческая необхо- необходимо предполагаетъ и условливаетъ идею, димость чувствуется и сознается художникомъ въ и эта форма должна быть проникнута кроткимъ, минуту творческаго одушевленія, которое въ благольпнымъ сіянісмъ эстетической красоты. свою очередь есть принадлежность творческаго Величіе содержанія (идеи) не только не есть дара, получаемаго отъ природы ся избранными ручательство эстетической красоты, но еще часто

Еслибы васъ спросили, какую идею вырачиненія въ нѣсколькихъ томахъ. Не чувствуя жаютъ собой «Идеалы» Шиллера, вы, безъ совъ себъ достаточной свлы для такого сочиненія, мижнія, пе запинаясь, отвътили бы: идею челомы ограничиваемся развитіемъ этой мысли при віжа съ душой поэтической, колоссальной, — черазбор'є произведеній, мнимыхъ и истипныхъ, и лов'єка, который отзывался на всё явленія жизни, порывался выразить и въ звукѣ, и въ словѣ, Все, что мы высказали тенерь, все это было и въ краскъвнутренній міръ своихъ глубокихъ и пробуждено въ насъ драматическимъ произведе- могучихъ ощущеній, и который наконецъ увиніемъ Полевого. Не знаемъ почему, но только ни дёлъ съ грустью, что для него міръ уже не то, одно сочинение не производило на насъ такого чёмъ онъ ему казался въ златые дни его юногрустнаго впечативнія. Драматическое произве- сти, что взамінь всіхь блестящихь благь своихь деніе на сценѣ и въ нечати подвергается суду жизнь дала ему только дружбу и трудъ... Не страниюму, неумолимему, а судить съ тёмъ правда ли?-Теперь, что бы вы отвётили, есличтобы осудить, не всегда пріятно. Другое д'яло, бы васъ свросили, какую идею выражаеть собою «Неренда» Пушкина? — Трудный вопросъ — не поэтовъ. Гете и нашъ Пушкинъ — вотъ чисто правда ли? Можетъ-быть вы и отвътили бы на поэтическія натуры: одному довольно сорваннаго него, только подумавши, и не такъ скоро. И та- цвътка, а другому-завядшаго цвътка, печаянно ково всегда истинно-художественное произведе- найденнаго имъ въ книгѣ, чтобы ринуть душу ніе, что въ немъ илея, такъ сказать, погло- читателя въ міръ безконечнаго. щается формой, и вы больше видите ее, нежели Но я началъ объяснять, почему бы никогла понимаете. Въ этомъ-то и состоитъ непосред- не отдалъ моей драмы ни на спену, ни въ цественность искусства. Въ «Нерендъ» Пушкина чать, а дошедъ до Гёте и Шиллера: это не отесть идея; но она такъ конкретно слита съ фор- ступленіе, а приступъ. мой, что вамъ, чтобы выговорить ее, надо ото- Положимъ, что у меня есть свой внутренній рвать ее отъ формы, а форма такъ прекрасна, что міръ илей, которыя меня тревожать и рвутся у васъ не подымается рука на такую операцію, осуществиться, какой изъ изчисленныхъ мной Спросите всъхъ, что лучше — «Идеалы» или способовъ выраженія долженъ я избрать? Поло-«Нереида»? -- большинство станетъ за «Идеалы», жимъ, что я не метафизикъ, не философъ, что но чьи глаза одарены ясновил внісить в вчной кра-догика мні: не дается: слідовательно остается лвухъ произвеленій...

что есть непосредственность или образность.

ходить не далеко: вспомните, что говорить Ге- ни върна была идея, которую я хочу высказатьгель \*) о той части физическихъ наукъ, «кото- она затемнится; какъ бы ни пламенно было чуврая подсматриваетъ тихую, таинственную произ- ство, одушевляющее меня-оно охладетъ, если водительность природы, проявляющуюся въ кам- я, наперекоръ моей натуръ, буду силиться и на-

Въ этомъ смыслъ она есть какой-то недоносокъ, пришлось бы читать сачихъ себя. леръ едва ли не въ большей части своихъ про- говорится, завострить статью. изведеній принадлежить къ числу этихь полу- «Уголино» есть лучшее доказательство той не-

соты, тѣ даже не стануть и сравнивать этихъ непосредственный способъ. Тутъ опять вопросъ: есть ли у меня даръ творчества или только спо-Все, что вышло изъ души, изъ чувства, сло- собность красноръчія? Если я поэть, то никогла вомъ, изъполноты жизни и выражено съ жаромъ, не выскажусь, никогда не дамъ себя понять въ увлеченіемъ-во всемъ томъ есть поэзія, потому річи, въ статью, вь фантазін какой-нибуль, и именно потому, что я поэть; но вполнъ выска-Въ этомъ смыслъ поэзія можеть быть и въ жусь въ художественномъ произведеніи. Если рвчи, и въ статъв журнальной. За примерами же я не художникъ, то какъ бы ни глубока и ив и въ ивдрахъ земли, скромно, безъ претензій тягиваться выразить то и другое въ дирическомъ слагающую этотъ языкъ молчанія, эти краси- стихотвореніи, въ поэм'є, роман'є, драм'є. Челов'єкъ выя формы, радующія взоръ, раздражающія выдаеть поэтическое произведеніе: ему говорять, двятельность ума, понуждающія его нечувстви- что въ немъ нёть мысли, потому что нёть чувства, тельно возвышаться до понятія и представляющія и ність чувства, потому что вість мысли. «Помидуйему образъ тихой, правильной, замкнутой въ те, возражаетъ опъ, я писалъ по вдохновению, глусебъ красоты!» Неужели это не поэзія? — Но, боко чувствоваль то, что писаль ... » Въримъ, въвърно, никто не вздумаетъ назвать это художе- римъ, милостивый государь, но все-таки ваша поэма есть проза, и проза плохая, а не поэзія. Вдох-Мы думаемъ, что это даже и не поэзія, хотя новеніе не есть исключительная принадлежность тутъ и есть поэзія, какъ есть опа во всемъ, въ художника: безъ него недалеко уйдетъ и ученый, чемъ есть душа, и чувство, и жизнь; но что это безъ него немного сдблаетъ даже и ремесленкрасноръчіе или второй, низшій способъ непо- никъ, потому что оно вездь, во всякомъ дьдь, средственнаго выраженія истины. Первый же и во всякомъ трудь. У васъ есть душа, есть чуввысшій способъ непосредственнаго выраженія ство, но они и остались въ васъ, а не перешли истины есть художественная поэзія или поэзія въ ваше произведеніе, потому что вы не были формы; а поэзія содержанія, т. е. такая поэзія, самимъ собой, или наперекоръ своей природъ, которой сила и могущество заключается въ глу- своему призванію, хотёли передать благодатное бокости и великости идеи, занимаеть середину пламя души вашей въ томъ, чего вамъ не дано. между этими двумя способами непосредственнаго Самозванство и въ поэзіи ведеть къ паденію. способа выраженія истины. Она колеблется меж- Еслибы только одни поэты были людьми съ дуду красноръчіемъ и художественностью, безпре- шой и чувствомъ, то ихъ бы некому было чистанно переходя то въ красноръчіе, что вредить тать и понимать; а еслибы всъ люди съ душой ей. то въ художественность, что возвышаеть ее. и чувствомъ сдълались поэтами, то опять имъ

и ея произведенія не могуть над'вяться на дол- Воть я и кончиль. «Какъ кончили, а «Уголиговъчность. Шиллеръ, въ которомъ философскій но»? Въдь вы объ немъ хотъли говорить?» -- Да элементь безпрестанно боролся съ художествен- я ужъ все сказаль о немъ. Впрочемъ, если нымъ элементомъ и часто побъждаль его, Шил- угодно, я прибавлю еще кое-что, чтобы, какъ

> преложной истины, что нельзя писать драмъ, не будучи поэтомъ. Умъть писать стихи также не значить еще быть поэтомъ: всв книжныя лавки

<sup>\*)</sup> Гимиазическія рачи Гегеля: «Наблюдатель»,

резонеръ. Въ этомъ Нино собраны всв недостат ны-это, когда Нино встрвуваетъ Уголино: ки Карда Моора и Фердинанда, и ни одного изъ ихъ достоинствъ. Это что-то дътское, прекраснолушное. Вероника по илев прекрасное созданіе, напоминающее Юлію Шекспира, но по вы- И теперь еще раздаются въ слух нашемъ эти Нино и Вероникой явное подражание или, лучше сказать, явная пародія на сцены любви между Ромео и Юліей. Й въ самой лучшей изъ сив Веронику, которая на облакъ поетъ ему пронихъ, начинающейся стихами:

Вероника! я смёль ли думать... о, нозвольте маъ небеснымъ! --

скаго слова! Фраза на фраза! Эта ли спена люб- зрителей сладостную дремоту... ви, гдв все должно быть проникнуто чувствомъ, быть спена любви?

Прочтите сцену свиданія (тоже въ саду) Ромео гдв откармливають двтей Уголино, смвина. съ Юліей: есть-ли тамъ хоть одно лишнее или не-

же сравнить? Неужели же съ Сумароковымъ?

завалены доказательствами этой истины. Что та- И какъ жалко было видёть Мочалова въ кое «Уголино»? Что за лица въ немъ, что за ха- этой роди! Онъ сдъдаль все, больше нежели можрактеры, что за завязка? Вотъ вопросы, на ко- но было сдёлать — и все-таки пьеса усыпила путарые трудно отвъчать. Интересъ двоится на блику. Когда Нино находить Веронику убитой. лвухъ липахъ, и никакъ нельзя ръшить, кото- опъ вышелъ изъ хижины съ липомъ мертвепа. рое изъ нихъ есть герой драмы. Въроятно Нино, блёдный и сний, онъ былъ ужасенъ; но тутъ потому что его роль въ Москвъ играетъ Моча- онъ дъйствовалъ одинъ, безъ участія автора; онъ ловъ, а въ Петербургъ - Каратыгинъ. Что же та- сталъ говорить -- и авторъ безпрестанно мъщалъ кое этотъ Нино? Сперва это молодой повъса, ему, безпрестанно вязаль его, заставляя говорить буйный гуляка, потомъ аркадскій пастушокъ, фразы. Но въ этой сцень есть два удачные стиха, лалье свирыный метитель, а наконепь скучный которые не испортили бы никакой и ничьей спе-

> Лобро пожаловать -- я гостю раль --Хозяйки нать - что далать? - я не виновать!

полненію — образъ безъ лица. Сцены любви между два стиха, которые прорыдаль блёдный, посинѣлый человѣкъ...

Въ спенъ, глъ Нино засыпаетъ и вилитъ во заическими стихами о загробной жизни, жалко было смотръть и на Мочалова, и на драму... Но когла особенно жалко было смотръть на Моча-Стать на кольни передъ вами, ангеломъ дова, такъ это въ VIII сцень последняго акта: туть онь является ораторомъ, правоучителемъ ни одного поэтическаго стиха, ни одного поэтиче- и съ необыкновеннымъ усийхомъ наводитъ на

И что жъ, спросятъ насъ, неужели во всей душой, жаромъ? И какой конфектный взглядъ драмѣ — одно неудачное и иччего хорошаго? И на любовь! Во всемъ этомъ нетъ ни тени даже да, и нетъ - если угодно. Есть счастливыя выратого, что мы назвали краснорфчіемь въ поэзіи женія, счастливыя положенія, какъ напримірь и что такъ часто и съ такой силой кипитъ въ Нино, застающій свою жену заріззанной; Нино, самыхъ дётскихъ произведеніяхъ Шиллера, даже узнающій потомъ объ истинномъ убійці; Нино, въ «Фіеско», самой плохой изъ его драмъ. Сце- ръшающійся на смерть, и въ сценъ съ своимъ на любви! Да знаете ли вы, что такое должна наставникомъ; есть очень удачные монологи, и особенно тотъ, который Нино говоритъ своему Все, что ни говоритъ Нино Вероникъ, и она ему, наставнику; но какъ все это не выходитъ оргавсе это произвольно, потому что все это можеть нически изъдълаго, по закону необходимости, то быть изм'енено и переменено, какъ вамъ угодно и въ нашихъ глазахъ и не иметъ другого значесколько вамъ угодно. И потому то они, сами чув- нія, кром'в помпы и блеску. Если хотите, у Гюго ствуя затруднительность своего положенія, при- и Дюма много найдется драмъ хуже «Уголино» бъгаютъ къ благодътельному въ такихъ случа- и мало столь хорошихъ; но это не похвала, а яхъ междометію «ахъ» и къ восклицательному приговоръ... Сцена въ Баший Голода возмутиповторенію своихъ именъ «Нино!» «Вероника!». тельна, чтобы пе сказать отвратительна; сцена,

Изъ характеровъ всёхъ лучше слёланъ и отзначащее слово? пе обрисовываетъ ли тамъ каж- двланъ Руджіеро, и Щепкинъ, игравшій эту роль, дая фраза, каждое слово и характеръ, и поло- изумлялъ своимъ искусствомъ: онъ создалъ эту женія, и чувства того, изъ чыхъ устъ выхо- роль на сцень, отъ себя, независимо отъ автора.

Мы не будемъ разбирать драмы съ историче-Вы скажете — что за сравнение: то Шекспиръ, ской стороны — это нисколько не относится къ а то Полевой! Очень хорошо: перечтите все, что ділу: поэтическіе характеры могуть быть не говорить черкешенка Пушкина пленнику, Заре- верны исторіи, лишь были бы верны поэзіи. ма -- Маріи, Алеко -- Земфирѣ, Марія -- Мазепѣ, Вѣрность законамъ творчества -- это главное, а что пишетъ Татьяна Онбгину, и что писалъ Онб- остальное все второстепенное. Поэтому у насъ, гинъ Татьянъ, и что говорила она ему: вотъ при разборъ сочинения, первый вопросъ: что это языкъ любви, безконечно глубокій, безконечно такое - поэзія или претензія на поэзію? Имена разнообразный, какъ разнообразны люди, которые для насъ ничего не значать, и чёмъ громче имя, говорять имъ. Вы опять скажете, что за срав- темъ строже нашъ судъ, потому что ложныя неніе: то Пушкинъ, а то Полевой! Но съ къмъ произведенія часто ходять за истинныя, благодаря очарованію имени, подъ которымъ они выпускаются. Отъ этого большой вредъ для эстетическаго м'в хорошаго поведенія. - требуется даръ творчеamica veritas!

Краткая исторія Франціи по Французской революціи. Соч. Мишле, профессора историч скихъ наукъ. Перев. съ французскаго К. Пуговина, (пб. 1838. (Отрывока.)

«Не родись уменъ, не родись пригожъ — росално читать дурныя книги, хорошо перевеленныя: это все равно, что читать хорошую книгу. лурно переведенную.

ніи: перейлемъ къ его пошлому.

брые; но въ ноэзін требуется нічто другое, кро- Запізли молодцы: кто въ лісь, кто по дрова.

образованія общества. Многіє, увлекаясь фразами, ства, который одина можеть слудать человука привыкають почитать ихъ за поэзію и ділаются художникомь, а его-то у нихь и непоставало, по неспособными понимать истинную поэзію. Слёдо- крайней мёр'я въ соразм'ярности съ ихъ претенвательно туть вредь истань, а когда дело идеть зіями на художническую геніальность. Но что жъ объ истин' въ отношени къ искусству - для насъ долго думать? - Если не художественность - такъ ивть никакихь пиень: Amicus Plato, sed magis фразы, не геній—такь претензія на геніальность, Они такъ и сиблали. Это самая опасная и вредная школа, потому что ничто такъ не портитъ молодыхъ людей, какъ приторная чувствительность. налутая возвышенность и вообще фразерское направленіе. Такая поэзія ділаеть людей призраками, закрывая отъ ихъ глазъ туманомъ фразеологін живую действительность. Шатобріань им веть еще значение, какъ госуларственный челись счастливъ», говоритъ русская пословица: мы ловекъ, много жившій, много вилевшій, и какъ вспомнили ее, читая уродливую компиляцію Ми- писатель собственно, а не поэть: но Ламартинъ иле и виля, что она переведена хорошо. Предо- съ своими неистошимыми следами о бълствіяхъ человъческихъ и чуть ли не полумилліономъ гопового похода, съ своимъ поэтическимъ ореоломъ изъ золоченой бумаги и претензіями на полити-Во Франціи есть свои явленія уиственнаго ческую значительность, съ своями заоблачными міра, достойныя всякаго уваженія, представите- мечтаніями и св'єтской медочностью есть не что ли напіи, д'алающіе ей честь. Условіе достопи- ипос, какъ длинная водяная элегія, пачиненная ства французскихъ ученыхъ такого рода заклю- искусственными вздохами и поддёльными слезами, чается непременно въ ихъ народности, въ томъ, иминая фраза на ходуляхъ, риторическая воскличтобы они были французами по преимуществу и цательная фигура. Но что нужды? -- Франція вполив выражали собой духъ своего общества, провозгласила его великимъ поэтомъ, а огромная Къ такимъ людимъ принадлежатъ: Кювье, Де- нація добрыхъ людей, разсвянная по всему бъпюитрень. Жоффруа де Сентъ-Илеръ, Гизо и нъ- лому севту, повърила ей на слово. Вотъ какова которые другіе; это по большей части умы точ. идеальная школа романтических поэтовъ Франные, практические, глубокие и основательные въ ции. Неистовая не такова. Она происходить по своей сферф, верные своей точки зренія. Кром'є прямой линін отъ Байрона. Дело воть въ чемъ того, какъ всё люди съ истиннымъ достоинствомъ. Байронъ, какъ новый Атлантъ, подиялъ на свои они лобросовъстны, не любять фанфаронадь и мощныя рамена страданія цълаго человъчества, громкихъ фразъ. У французовъ есть способность но не налъ подъ этой ужасной тяжестью. Луша разсказывать факты, представлять историческія его была безлонная пропасть: его притязанія на событія въ связи и картинно, и въ этомъ отно- жизнь были огромны, и жизнь отказала ему въ шеніи особенно можно указать на Тьерри, из- его требованіяхъ. Опъ оперся на самого себя, и въстнаго своимъ превосходнымъ твореніемъ «La новый Прометей, терзаемый коршуномъ — ненаconquête de l'Angleterre par les Normands». сытимой жаждой своего безпокойнаго духа, во-Да, истина непреложная, что у всякаго народа или гордой души своей передаль въ чудныхъ, хуесть своя жизнь, свое значеніе, своя д'яйстви- дожественных образахь. Это быль поэть гордательность и своя призрачность, свое великое и го самимъ собой отчаянія. Сынъ XVIII в'яка, свое пошлов. Мы сказали о великомъ француз онъ съ презрънјемъ оттолкпулъ отъ себя его бъдскаго народа въ учено-литературномъ отноше- ныя радостя, его нищенскія наслажденія, — и не узналъ истинныхъ радостей, истинныхъ насла-Во Франціи посл'в революціи и владычества жденій того богатства духа, котораго ни ржа не Наполеона, — событій, познакомившихъ ее съ дру- точить, ни тать не похищаеть. Въ аравійской гими народами, вдругъ произошла сильная реак- пустынф желфзияго стопцизма нашелъ онъ свое ція всему старому. Реакція эта съ особенной си- уб'вжище отъ карающей его и презираемой имъ лой выразилась въ литературъ. Франція разру- судьбы, и не достигь до обътованной земли блашила канища кумировъ своихъ, сбросила ихъ годати, где открывается вечная истина, разрестатуи съ пьедесталовъ и разбила ихъ. Корнель, шаются въ гармонію диссопансы бытія и мерца-Расинъ, Буало, Мольеръ, Кребильйонъ, потомъ етъ тамиственнымъ блескомъ заря безконечнаго Вольтерь со всёмь энциклопедическимъ приче- блаженства. Да, благородному лорду дорогой цётомъ все это было писпровергнуто, отринуто, ной обощлись его дивныя прени: онр были имъ Вдругъ образовались двъ школы: идеальная и не- выстраданы. Но наши господа непстовые объ истовая. Представители цервой были Шатобріанъ этомъ не подумали: имъ цоказалось очень эфи Ламартинъ. Везспорно, это люди честные, до- фектно бранить и проклинать жизпь. И вотъВыпустили на свъть бълыхъ медвъдей, Гановъ, четырехъ періодовъ дитературы, они тесно соеди-Лукреній Борджіа, и пр. Все, что есть отвра- нены внутреннимъ единствомъ, отличаются общтительнаго въ человъческой природъ, всв ед укло- ностью основной илеи, которую можно опредъненія, все, что есть ужаснаго въ гражданскомъ дить такъ: налучость и приторность въ илеальобществъ, всъ его противоръчія — все это они ности и искренность въ невъріи, какъ выраженіе отвлекли отъ природы человъка и отъ граждан- конечнаго разсудка, который составляетъ сушскаго общества, и рядъ чуловишно-недіныхъ ро- ность французовъ, и которымъ они торжественно мановъ, повъстей и драмъ наволнилъ весь бълый превозносятся, велячая его здравымъ смысломъ светь. Евгеній Сю просто-на-просто объявиль, (bon sens). Поэтому самая пветушая эпоха франчто на этомъ свътъ быть честнымъ и добрымъ — цузской литературы была въ XVIII въкъ. Сатазначить метять прямо на виселицу или на коле- нинское владычество Вольтера было лействительсо, а быть мерзавиемъ и извергомъ есть вроное но потому, что выразило собой моментъ не тольсредство наслаждаться встани благами міра сего. ко целаго народа, но и целаго челов'єчества. Это Гюго объявиль себя защитникомъ встхъ гони- быль человткъ могучій, котораго мысль и слово мыхъ. т. е. физическихъ и моральныхъ чудищъ: имъли несчастное, но въ то же время дъйствипо его теоріи вс'ь сосланные на галеры съ клей- тельное значеніе. Въ неистовой школ'ь визны т'ь момъ лиліи плоди добродътельные, невинно го- же сёмена невёрія и разрушенія, но сёмена не нимые обществомъ. Бальзакъ пропов'ядуетъ, что въ дух'в времени, случайныя, призрачныя, подбыть бълнымъ все равно, что заживо попасть гнившія и потому не пускающія ростковъ. Вольвъ адъ, и что быть счастливымъ и блаженнымъ теръ былъ подобенъ сатанъ, освобожденному высзначить — имъть кучу денегь и право ставить шей волей отъ адамантовыхъ ценей, которыми передъ своей фамиліей частицу де. Дюма возвъ- онъ прикованъ къ огненному жилищу въчнаго стиль міру, что любить женшниу - значить быть мрака, и воспользовавшемуся краткимъ срокомь готовымъ каждую минуту задушить, зарвзать ее; свободы на пагубу человвчества; господа неисточто сильно и глубоко чувствовать-значить быть вые похожи на медкихъ бесенять, которымъ мнотигромъ, гееной. Жоржъ-Зандъ приглашаетъ лю- го-много если удастся соблазнить православнаго лей къ естественному состоянію, почитая граждан- подакомиться въ постный день дожкой модока скія установленія и особенно бракъ главной при- или заставить набожную старуху проснать зачиной человъческихъ бъдствій. Развратъ, крово- утреню. Вольтеръ въ своемъ сатанинскомъ мосмъщеніе, разбой, отцеубійство, дътоубійство, гуществь, подъ знаменемъ конечнаго разсудка, братоубійство, предательство, казни, пытки, кровь, бунтоваль противъ вѣчнаго разума, ярясь на гной, рёзня, тюрьмы и домы разврата сдёла- свое безсиліе постичь разсудкомъ постижимое лись любимыми пружинами для возбужденія эф- только разумомъ, который есть въ то же время фекта. И что же? - вы думаете, что это люди съ и любовь, и благодать, и откровеніе; неистовые сильными страстями, съ могучей волей, мучени- отверглись Вольтера, презираютъ безвѣріе и неки жизни? — Ничего не бывало! это просто до- честіе XVIII в'ка, признають и любовь, и блабрые ребята, краснощекіе, полные, здоровые, бо- годать, и откровеніе и въ то же время устрегатые, по модъ одътые, роскошно живущіе. За мляють всь усилія своихъ ограниченныхъ даровкуснымъ объдомъ и бутылкой шампанскаго они ваній и конечныхъ умовъ, чтобы противорѣчіяохотно забывають свое ожесточение противъ жиз- ми жизни (которыхъ они не въ силахъ примирить ни, а за порядочную сумму денегъ готовы на- по недостатку любви, благодати и откровенія) писать днопрамбъ въ честь ея. Они такъ писали доказать, что міръ Божій есть мрачная пустыня, только потому, что это было въ моде и товаръ где слышны только стоны и скрежеть зубовъ. хорошо съ рукъ шелъ. Дайте имъ денегъ-они Не одно ли то же оба этн явленія? --Да, одно и обратятся къ религии – и къ какой вамъ угодно: то же; но между ними есть и большая разница: къ христіанской (даже къ католицизму), къ ма- первое было выраженіемъ историческаго момента, гометанской, къ жидовской; надбавьте цёну- второе - совершенно случайно, произвольно, и поони поклонятся идоламъ. Это народъ сговорчи- тому ничтожно. Вольтеръ и его снодвижники вый, и если вы увидите у котораго-нибудь изъ были люди прим'ячательные, даровитые, сильные нихъ на лбу морщины, а на устахъ здую усмёш- въ самомъ своемъ нестастномъ ослёпленіи; а ку, то смъло можете сказать-

Какой сердитый видъ! Не бойтесь - онъ на дождь сердить!

господа неистовые - просто люди, взявшіеся за дъло не по плечу себъ, генін-самозванцы. Первые были Титаны, возставшіе противъ державнаго Олимпа и пораженные его громами; вторые Четыре главные момента были въ исторіи — шаловливые школьники, затѣявшіе обобрать французскаго искусства и литературы вообще: чужое вишневое дерево и думающіе, что они нисвъкъ стиховъ Ронсара и сантиментально-аллего- провергаютъ цёлый міръ. Чтобы образумить перрическихъ романовъ девицы Скюдери; потомъ выхъ, нужны были громы, для вторыхъ достаблестящій віжи Людовика XIV; доліве XVIII віжь; точно хороших розогь. Первые выражали свою за нимь—віжь идеальности и неистовости. И внутреннюю разорванность, свое распаденіе и мучто же? - Несмотря на внешнее различие этихъ ки отъ него; вторые прикинулись разочарованными и схватились за богохульстве, какъ за и всякій другой народъ, должны имъть свою средство для эффектовъ.

Если неистовая школа есть повтореніе школы XVIII въка, то идеальная есть повторение лвухъ первыхъ — школы Ронсара вкупѣ съ дѣвицей Скюлери и школы Людовика XIV: перемънились слова, перемънилась мода, сущность осталась та же. Это тъ же фразы, то налутыя, то сантиментальныя, вывъской которыхъ можетъ служить знаменитый монологь, начинающійся стихомъ-

A peine nous sortions des portes de Trézène.

Ла не подумають, что мы унижаемъ француздиться. Его сфера очень ограниченна, но въ самой писцаея ограниченности есть своя безконечность, потому что и у французовъ, лишенныхъ мірового созерпанія, есть своя сфера безконечнаго. Беранже — гуляка праздный: поцёлуй Лизеты, и истинный поэть. Поэтому у него нътъ натяну- фразистость въ выраженіи. тостей, нътъ фразъ. Я, говоритъ онъ, пою безл\*лки-

Mais Dieu brille à travers ma gaité, Il a béni ma pauvreté.

Къ довершению всего. Беранже есть явление дъйствительное, въ полномъ смыслъ этого слова, потому что онъ есть полное выражение народнаго момъ дёлё, — французъ и еще новой школы духа Франціи и истинный поэтъ.

Въ то самое время, когда возникали идеальная и неистовая школы литературы, во Франціи возникала германско-французская ученая школазная по-немецки, два часа поговориль ачес везде, даже и у насъ, и немногимъ выше техъ эклектизмъ. Лерминье-тоже геній первой вели- прежде съ торжествомъ и колинопреклоненіемъ зена во Франціи и объявиль, что французы, какъ нами того же сорта, теперь уже начинають раз-

философію, потому что разумь - познавательная сила-не одинъ и тотъ же у всёхъ люлей, и бытіе-предлеть знанія-не одно и то же. По его теоріи, сколько головъ, столько и умовъ, и всв эти умы суть разноцветныя очки, въ которыя и міръ, и истина кажутся разнопвътными: абсолютной истины нёть, а все истины относительныя, хотя онв и ни къ чему не относятся. Христіанская религія абсолютная, и ея божественный Основатель на парство Луха указаль намъ, какъ на пъль нашихъ втрованій, и чрезъ Лухъ же объщаль намъ постижение этого благоскую литературу и умышленно не хотямъ въ ней датнаго и безконечнаго парства; но Лерминье не вилъть ничего хорошаго. Нътъ, мы вилимъ въ христіанинъ, а сенсимонисть. Впрочемъ и у насъ ней и ея хорошую сторону. Эти же люди, еслибы нашлись добрые люди, деть двадпать уже сидяони захотъли быть самими собой, а не лъзли бы шіе неподвижно на синтезъ и анализъ и отъ въ міровые геніи, были бы порядочными писате- души пов'єрившіе французскому болтуну, что лями, которых сказочки и волевильчики очень истина не одна, и что каждый народь додженъ весело было бы читать за завтракомъ и послѣ имѣть свою философію. Къ этой германскообъда, за чашкою кофе. Сверхъ того у францу- французской школъ принадлежатъ Мишле, Кине зовъ есть и блестящія дарованія. Одинъ Веранже, и нъсколько другихъ фразеровъ. Конечно это впрочемъ не принадлежащій ни къ идеальной, люди не безъ дарованій, не безъ ума и не безъ ни къ неистовой школь, есть такой поэть, кото- свъдъній, но видите ли что: надъ ними сбылись рымъ Франція по справедливости можетъ гор- эти насмѣшливые стихи нашего великаго басно-

## И сдѣлалась моя Матрёна Ни нава, ни ворона.

Мы уже сказали, что условіе достоинства всябокаль шампанскаго, побёда республиканскихь каго дёйствователя на литературномъ поприщё войскъ или армін Наполеона-этимъ онъ лово- есть его народность; а эти люди, сдёлавшись ленъ, больше онъ ничего не хочетъ знать. Деистъ германдами, въ то же время не перестали быть ХУПІ века по своимъ религіознымъ верованіямъ, французами. Оба эти элемента въ нихъ не прореспубликанецъ и вмёстё наполеонистъ по своимъ никли конкретно одинъ другого, а остались политическимъ попятіямъ, язычникъ по своему неслившимися отвлеченностями. И потому въ взгляду на жизнь, безпечный, легкомысленный, нихъ безпрестанно враждуетъ конечный разсудокъ остроумный, веселый, часто безстыдный до отвра- съ претензіями на міровое созерданіе. Результатительнаго цинизма, иногда даже возвышенный томъ этой борьбы необходимо долженствовали и глубоко чувствующій, -- онъ французъ въдушт быть произвольность во митніяхъ и надутая

> Книга, подавшая намъ поводъ къ этому длинному разсуждению о французахъ, есть сочинение, какъ значится въ ея заглавін, знаменитаго Мишле, ученаго германско-французской школы. По выходъ ея перевода почти всв наши журвалы пали передъ нею ницъ: имя великаго Мишле для нихъ было ручательствомъ достоинства книги. Въ са-

> > Какъ тутъ смъть Свое суждение имфть?

Что же такое этотъ великій господинъ Мишле? Дёло было вотъ какимъ образомъ: Кузенъ, не Это просто одинъизъ людей очень обыкновенныхъ monsieur Hegel (Гежель или Эжель), и узналъ, литературныхъ судей, которые у насъ становятся что Гегель великій философъ, постигъ всю его предъ нимъ на колтни. Впрочемъ его праздникъ философію и началь пропов'ялывать во Франціи у нась уже проходить: т'я самые люди, которые чины, дня въ два ниспровергъ авторитетъ Ку- провозгласили его имя вибств съ другими име-

очаровываться въ его геніальности. Вотъ что зна- решительно, романы Вальтеръ-Скотта: знакъ, что сказать о новыхъ французахъ; по крайней ифрф водчики и книгопродавцы нашли выгоду перевоны и теперь еще помнимъ, какъ лътъ семь или дить и печатать ихъ. Это важное обстоятельство. восемь назадъ въ одномъ журналѣ напали на которое много говоритъ въ пользу романиста и Кронеберга за то, что онъ осмълился сказать, публики. Французские романисты неистовой шкобулто у французовъ нетъ философіи, и что Ку- лы пользуются у насъ громадной славой, но много зенъ -- плохой философъ...

плохая компиляція, каких у насъ много и своихъ. авторъ не изъ неистовыхъ, а только изъ чопор-Не понимаемъ, зачёмъ было переводить ес. Съ ныхъ, Сколько еще пе переведено романовъ ододижми русскими книгами безъ всякихъ иностран- ного Сю, да и переведенные-то не имъди особенныхъ пособій можно на подрядъ составить исторію наго успѣха! Повѣсти переводились неутомимо, Франціи и толковитве, и яснве, и существеннве. но для журналовь, которые ихъ и превозносили. Въ книгъ Мишле ни умозрънія, ни философскихъ Теперь спросите, сколько переведено романовъ взглядовъ, ни фактовъ — однъ фразы и нескладное Поль - де - Кока? — Всъ. И какой они имъли повъствование безъ всякаго селержания.

Турлуру (,) романь Поль-де-Кока. Спб. 1838. Четыре части

Съдина въ бороду, а бъсъ въ ребро. или каковъ женихъ? Романъ сочиненія Поль-де-Кока. Москва. 1838.

Кто не бранитъ Поль-де-Кока, кто не гнушается принятыя предубъжденія. и его романами, и его именемъ, какъ чъмъ-то пошлымъ, простонароднымъ, площаднымъ? - Бъд- большой успъхъ, которымъ безъ сомвънія обяный Поль-де-Кокъ! Перевернемъ вопросъ: кто занъ какому-инбудь действительному достоинне читаетъ романовъ Поль-де-Кока и, мало ству, какой-нибудь дъйствительной силъ. Наши того - кто не читаетъ ихъ съ удовольствіемъ, журналы о немъ ничего не говорятъ, а если годаже часто на зло самому себъ? Чън романы съ ворять, то съ презръпіемъ и отвращеніемъ: франтакой скоростью переводятся и съ такой ско- цузскіе журналы тоже или совстив не говорять ростью расходятся, какъ не романы Поль-де- о немъ, или говорять шутя и издъваясь. Можетъ-Кока?—Счастливый Поль-де-Кокъ! Иного писа- быть тв и другіе правы; но знаеге ли что? теля всё хвалять -- и никто не чигаеть; Поль-де- для меня (собственно для меня) Поль-де-Кокъ Кока всв бранять — и всв читають. Странное одинь изъ замвчательнейщихъ корифеевъ соврепротиворъчіе! оно стоитъ того, чтобы подумать менной французской литературы. Право! Я не о немъ! Всякій успёхъ, а темъ больше такой разняю его съ Беранже, потому что Беранже прододжительный и такъ постоянно поддержи- поэтъ, и поэтъ великій, а Поль-де-Кокъ не больвающійся, заслуживаеть вниманія и изсл'ядова- ше, какъ веселый разсказчикь небылиць, котонія. Н'єть явленія безь причины, и ч'ємь важи'є рыя очень походять на были. Дал'є: онъ для явленіе, тъмъ интереснье его причнна. Приго- меня выше всьхъ представителей и идеальной, и воры толны не такъ пусты и ничтожны, какъ неистовой школы. Право! Видите ли, въ чемъ это кажется съ перваго взгляда, и наобороть, дёло. Идеальные и неистовые похожи на знамесужденія знатоковъ не всегда такъ важны и зна- нитаго ламанчскаго витязя: онъ въчно биль нечительны, какъ кажутся съ перваго взгляда, впопадъ, принимая мельницы за великановъ, а Развѣ голосъ знатоковъ не утвердилъ имени генія бараньи стада—за армін; а они, думая изобраза Херасковымъ, а толна не отвергла этого жать жизнь и людей, словомъ, действительность, «Россійскаго Гомера» и его дюжинныхъ поэмъ, изображаютъ какой-то чудовищный призракъ, отказавшись ихъ читать? Кто же былъ правъ: созданный ихъ болъзненнымъ и разстроеннымъ толна или знатоки? Потомъ, развъ знатоки не воображеніемъ; думая осуждать и чернить преотвергли «Руслана и Людинлу», встрътивъдики- красный Божій міръ, чернять сачихъ себя и, ми воплями этотъ нервый опыть великана поэта; колотя по жизии, получають шишки на свой и разв'в не толна приняла его съ радостными кли- собственный лобъ. Не таковъ добрый и скромный ками? Конечно знатоки знатокамъ рознь, но и Поль-де-Кокъ: онъ не заносится слишкомъ датолна имъетъ свое и еще очень важное значение: леко. Его сфера очень опредъленна и огранине слушайте ея сужденій — они часто дики и ченна; зато онъ полный хозяинъ въ ней и радъ нелены, но внимательно наблюдайте за ся вку- отъ всей души угощать васъ, чёмъ Богъ послалъ. сами и склонностями — они важны и достойны Его міръ — это міръ гризетокъ, солдать, посеглубокаго изученія.

У насъ переведены почти всѣ, если не всѣ это бульваръ, публичный садъ, трактиръ, кофей-

чить полрости! А то бывало - пе смей и слова оди нашли у насъ себе читателей, а наши перели перевелено на русскій языкъ ихъ романовъ? --«Краткая исторія Франціи» Мишле есть очень Почти ничего. «Сенъ-Марсъ», «Стелло» — но ихъ успёхь? - самый лучшій, такъ что Поль-де-Коку у насъ посчастливилось наравнъ съ Вальтеръ-Скоттомъ. Смѣшно было бы сравнивать геніальнаго шотландскаго художника съ забавнымъ парижскимъ сказочникомъ; но фактъ остается фактомъ, и на него надо взглянуть поближе, оставляя въ сторонъ всъ заранъе составленныя теорін, которыя такъ часто походять на заранфе

> Поль-де-Кокъ и во Франціи, и вездѣ имѣетъ лянъ, средняго городского класса; его сцена-

ная средней руки, иногда кабакъ, комната швей, себя ни за что особенное: и коли вы хотите его только подъ другой формой, разумфется, блестя- природы легкаго покрывала стыдливости и приэто и разскажеть во всеуслышание.

бълная квартира честнаго ремесленника. Онъ полюбить, то полюбите его такимъ, каковъ онъ ръдко заглялываетъ въ салоны, а если иногла и есть. Чтобы кончить его характеристику, нало заглялываеть, то не для чего другого, какъ для сказать, что онъ ученикъ, хотя и совершенно показанія къ нимъ полнаго своего презрівнія. Онъ самостоятельный, Пиго-Лебрена: но у него нівть входить въ нихъ, не спросясь и не снимая шля- этой ненависти противъ редигіи, нёть этой пы какъ его честный, лобрый и грубый Гаспаръ, страсти къ кошунству, которыя были бользнью и ужъ если онъ войдетъ въ салонъ, то непре- людей XVIII въка. Зато у него есть другой немънно накладетъ на паркетъ пыльныхъ слъдовъ достатокъ, занятый имъ у своего образпа и дои запятнаеть блестящую мебель. Но это бы еще веленный имъ по послёдней крайности: Поль-деничего, а хуже всего то, что въ этихъ салонахъ, Кокъ большой циникъ, и откровенность его въ въ которые онъ очень редко заглядываеть, онъ некоторыхъ предметахъ доходить до отвратинепремённо найдеть то же самое, что и въбёд- тельной грубости. Богь не даль ему ни желанія, ныхъ квартирахъ шестого и сельмого этажа, ни таланта накилывать на некоторыя стороны шей, и въдь такой болтунь! -- тотчасъ же все личія. Онъ съ особеннымъ удовольствіемъ останавливается на грязныхъ картинахъ и съ осо-Поль-де-Кокъ-это французскій Теньеръ ли- бенной отчетливостью рисуетъ и отдёлываеть тературы. Онъ не поэтъ, не художникъ, но та- ихъ. Конечно все, что ни рисуетъ онъ, все это лантливый разсказчикъ, даровитый сказочникъ, съ природы, но кописту надо крепко держаться Не обладая даромъ творчества, онъ обладаетъ придичія, потому что у него вътъ, какъ у поэта, способностью вымысла и изобретенія, уметь за- этой творческой силы, которая преображаеть вязать и развязать исторійку, и хотя написаль пёйствительность, не измёняя и не искажая ея, ихъ безлиу, но ни въ одной не повторилъ себя. А Поль-де-Кокъ въ этомъ случат плебей, и ча-Его лица - не типические образы, но они ориги- сто ничемъ не лучше героевъ своихъ романовъ. нальны и самобытны. Каждое изъ нихъ имфетъ Есть искусство соблюсти върность изображаемой свою физіономію и говорить своимь языкомь. д'яйствительности и въ то же время не оскор-Большей частью это все народъ простой, безъ бить эстетическаго чувства; можно обо многомъ претензій, и у котораго что на языкт, то и на давать знать, ничего не показывая: Поль-де умъ. Но между этими гризетками, торговками, Коку неизвъстно это искусство, и онъ не нокасолдатами, мужиками и всемъ мелкимъ париж- зываетъ большой охоты пріобрести его. Что дескимъ народомъ у него мелькаютъ удачно схва- лать? - У всякаго народа есть свои хорошія и ченные съ природы портреты петиметровъ, бан- свои дурныя стороны: Поль-де-Кокъ — французъ, кировъ, богатыхъ купцовъ и особенно шулеровъ, а французы никогда не славились опрятностью, этихъ chevaliers d'industrie, которые нынче въ въ противоположность своимъ сосъдямъ - англискверномъ трактиръ покупаютъ за нъсколько су чанамъ, голландцамъ и нъмдамъ. Притомъ же свой объдъ, а завтра объдаютъ въ лучшей ре- французская и преимущественно парижская стораціи столицы на счетъ какого-нибудь моло- жизнь представляеть особенное богатство грязи дого кунчика или барича, вырвавшагося на волю и грязности, физической и нравственной, такъ и мотающаго батюшкино иминіе; нынче не зна- что для вирности картины поневоли надо рисоють, гдв ночевать, а завтра блестять своей лю- вать и эту грязь. Мы уже сказали, что и туть безностью, остроуміемъ и знаніемъ всего понемнож- есть своя манера, и что эта манера неизв'ястна ку въ какомъ-нибудь порядочномъ обществъ. Поль-де-Коку. Поэтому горе безпечному отцу, Жизнь всякаго народа слагается изъ многихъ который не вырветъ изъ рукъ своего сына-мальслоевъ и кажетъ себя со многихъ сторонъ. Поль- чика романа Поль-де-Кока; горе неосторожной де-Кокъ то же для средняго класса, что Баль- матери, которая дастъ его въ руки дочери! Пизакъ для высшаго, съ той только разницей, что сатели неистовой школы всё отвратительныя каркартины перваго естественные, вырные подлин- тины свои набрасывають полутынью, такы что нику. Онъ не гоняется за сильными страстями, онъ непонятны для неиспорченной юности; Польне выдумываеть героевь, а списываеть съ того, де-Кокъ рисуеть свои съ такой отчетливостью и что видить вездь. Его романы пропикнуты ка- угощаеть ими съ такимъ добродушіемъ, что чекимъ-то чувствомъ добродушія, за которое нель- резъ это романы его дёлаются ядомъ для незя не любить автора. Онъ на сторонъ добра и опытной юности. Это зло еще можеть быть добрыхъ, и потому развязка каждаго его романа исправимо, если переводчики, уважая нравственесть раздача каждому по дёламъ его. М'естами ное чувство, или выбрасывають, или передёлыонъ обнаруживаетъ истиное, неподдёльное чув- ваютъ подобныя картины. Разумёется, и тогда ство; но веселость и добродущіе составляють романы Поль-де-Кока не могли бы составить главный характеръ его романовъ. Кто всегда ве- пріятнаго чтенія для девушки и даже для мосель, тоть счастливь, а кто счастливь - тоть лодого человька, но ты, кому все можно читать, добрый человъкъ. Конечно доброта не ручается тъ могли бы ихъ читать, не боясь ни замарать за глубокость души, во Поль-де-Кокъ не выдаеть своихъ рукъ, ни оскорбить своего эстетическаго

этими-то красотами и иумаетъ выиграть...

холенъ.

Отрывокъ изъ библіогр. замѣтки о 10-мъ № «Современника» за 1838 г.

различія субстанцій двухъ народовъ. Англичанъ удерживали своихъ завоеваній. обыкновенно упрекають въ холодности чувства, . Штаты; не говоримъ о ихъ обществахъ трезвости, менниковъо дъятельности ихъ миссіонеровъ, распространяющихъ по лицу земли благовъстіе спасенія: въ этомъ отношении защитникамъ французовъ ничего не остается, кром' скромнаго молчанія. Но роться съ тёмъ, что освящено вёками и рели- изливаетъ свою желчь на то, что зимой бываетъ

чувства. Но многіе ли думають о томь, что они гіей, что за это надо приниматься исполволь. лфлаютъ? Большая часть переводчиковъ именно осторожно, — и опи илутъ къ своей благоролной пъли мелленными, но върными шагами. Не тако-Мы не станемъ разбирать романовъ Поль-де- вы французы: гдв ни бывали ихъ войска, везлв Кока, заглавія которых выставлены нами въ возбуждали ненависть страны своимь неуваженачаль этой статьи, потому что всв сочиненія ніемь къ обычаямь и духу народному, наглымь Поль-ле-Кока можно только читать, а не разби- насиліемъ тому и другому. Нашъ простой народъ рать. Для насъ довольно сказать, что въ нихъ это очень хорошо помнить съ 1812 года, когла всь ть же достоинства и ть же недостатки, ка- святыня храмовь московскихь была такъ святокими отличаются и веб его романы. «Турдуру» татственно и такъ безумно оскорблена. Англичаесть образець безсиысленных переводовь: вид- не приносять въ покоренныя ими страны илеи но, что переводчикъ не знаетъ ни по-французски, общественнаго порядка, законности, промышленни по-русски, и не втригъ, чтобы знаніе грам- ности, просвіщенія, а французы навязывають матики пля чего-нибуль было нужно. Московскій имъ свои мечты о небывалой своболь, которая переволь тоже не изъ бойкихъ переводовъ; но въ состоить въ отрицаніи основаній и подпоръ обсравнени съ петербургскимъ онъ просто превос- щественнаго блага, въ легкомысленномъ ниспроверженіи стараго порядка, вышедшаго изъ вѣкового развитія, и зам'яненій его на скорую руку состряпанными и эферными нововведеніями. Чтобы дать народу или племени новый порядокъ. надо сперва спросить его, нуженъ ли ему этотъ порядокъ: чтобы избавить его отъ бёлствій су-Между англичаниномъ и французомъ большая ществующаго у него порядка, надо сперва узнать, разница. Еслибы дёло шло о разности силы ге- чувствуеть ли онъ эти бёдствія. Французы объ нія или какъ о частномъ явленіи, то печего бы этомъ не заботятся, и потому ненавидимы вездъ, и говорить; но здёсь разница происходить отъ куда ни являлись побёдителями, и никогла не

. . эгонзив; французовъ понимаютъ, какъ энтузіа- Юная Германія — великій и поучительный стовъ, готовыхъ тотчасъ принять участіе въ пра- урокъ для юношества всёхъ націй! Она лучше вомъ деле и пожертвовать за него собой. Полно, всего показываетъ, какъ безплодны и ничтожны такъ ли это? Англичанинъ не любитъ фразъ, но покущенія индивидуальностей на участіе въ холь любитъ дело и принимается за него только тогда, міродержавныхъ судебъ. Конечно общество жикогда видитъ возможность успъха; французъхва- ветъ, развивается, слъдовательно изивняется, но тается за все, нашумить, испортить дело-и въ черезъ кого? - черезъ геніевъ, избранниковъ судьсторону. Его самоотвержение выходить изь само- бы, которые производять благодетельные перелюбія, изъ страсти блистать, удивлять, рисовать- вороты, часто сами того не зная, единственно ся. Въ одномъ московскомъ листкъ когда-то бы- удовлетворяя безсознательному стремленію своего ло замичено, что покоренные французами народы духа. Кто выходить на сцену и говорить: «Яненавидять своихъ побъдителей, потому что по- геній, я хочу измѣнить къ лучшему общественслъдніе, стремясь распространить у нихъ циви- ныя начала», — тотъ самозванецъ, который тотлизацію и просв'ященіе, не уважають ихъ пред- чась же и д'влается жертвой своего самозванства. разсудковъ, но что англичане темъ самымъ ла- Кто же, не понимая жестокихъ уроковъ опыта и дять съ индійцами, что хладнокровно смотрять, сознавши свое безсиліе перестроить действителькакъ жены сожигаются на кострахъ своихъ му- ность, живущую изъ самой себя по непредожжей. Такъ думать — значитъ не знать дёла. Мы нымъ и вёчнымъ законамъ разумной необходине говоримъ уже о томъ, что ни одинъ народъ мости, будетъ тъшить себя ребяческими выходвъ мірт не прославился такой филантропіей, ками противъ нея, тотъ не перейдетъ въ потомкакъ англичане и родные имъ Американскіе ство, но только заставитъ сказать о себъ совре-

> Ай, моська! - Знать ова сильна, Коль лаетъ на слона!

Въ Гейне надо различать двухъ человъкъ. мы прямо скажемъ, что обвинять англичанъ въ Одинъ-прозаическій писатель съ политическимъ холодности въ дёлё истребленія религіозныхъ направленіемъ. Зараженный тлетворнымъ духомъ предразсудковъ туземцевъ Индін-значитъ грубо новъйшей литературной школы Франціи, онъ заошибаться. Нётъ, англичане деятельно подкапы- няль у нея легкомысліе, поверхностность въсуждеваются подъ гигантское зданіе этихъ в ковыхъ ніи, безстыдство, которое для остраго словца испредразсудковъ, но они знаютъ, что трудно бо- кажаетъ святую истину. Живя въ Парижъ, онъ

холодно, а затомъ жарко, что Китай въ Азін, бирають драгопанности народной поэзім и спаподобныя несообразности этого несовершеннаго міра, который не хочеть перевернуться вверхъ дномъ, повъривши мудрости Гейне. Потомъ въ Гейне напо вильть поэта съ огромнымъ парованіемъ, уже не болтуна-француза, но истиннаго нёмпа-хуложника, котораго лирическія стихотворенія отличаются неперелаваемой простотой солержанія и прелестью художественной формы.

Сказки русскія, разсказываемыя Иваномъ Ваненко. Москва. 1838.

Русскія народныя сказки, собранныя Богданомъ Бронницынымъ, Спб. 1838.

Поэзія народа есть зеркало, въ которомъ отражается его жизнь со всёми ея характеристическими оттънками и родовыми примътами. Такъ какъ поэзія есть не что иное, какъ мышленіе въ ббразахъ, то поэзія народа есть еще и его сознаніе. На какой бы степени образованія ни стояль человькь, онь уже чувствуеть или безсознательно мыслить; на какой бы степени пивилизаціи ни стояль народь, онь уже имбеть свою поэзію. Пъсня составляеть его лирическую понъйшаго развитія искусства у народа. У каждаго хочеть отдать мимо старшихь дочерейнарода поэзія носить отпечатокь его духа. Песня француза часто неблагопристойна и всегла весела, пъсня нъмца патріархальна или мрачна: пъсня русскаго заунывна, тосклива и могуча. Солержаніе пъсни есть субъективное, личное чувство, ощущеніе, навъянное минутой или обстоятельствомъ; но въ сказкъ преимущественно выражается общее народа, его понимание жизни. Поэтому сказки всёхъ младенчествующихъ народовъ отличаются однимъ общимъ характеромъ — чудеснымъ въ Ему очень естественно заставить другого крестьясодержаніи. Рыцарство, богатырство и олипетвореніе невидимыхъ, таинственныхъ, большей частью враждебныхъ силъ составляетъ неисчерпаемый предметь сказокъ. Физическая мощь есть первый моментъ сознанія жизни и ея очарованія, и вотъ является безконечный рядъ сильныхъ, мо- Онъ жилъ въ мірт этихъ формъ жизни, сроднился гучихъ богатырей и витязей, которые выпиваютъ съ ними прежде, нежели узналъ, что есть на по ведру вина, закусывають цёлымь бараномь, свётё вещь, которая называется поэзіей. Теперь а иногда и быкомъ. Чего ченовьть не знасть, не ему знакомы и другіе міры формъ жизни, но сознаеть, все то представляется ему страшнымь прежняя уже всегда существуеть для него объектаниствомъ; вотъ и являются колдуны, волшеб- тивно. Напротивъ, все поэты, не въ этой сферф ники, злые духи, змфи-горыничи, зиланты, русал- жизни рожденные и воспитанные, только надфки и вѣдьмы.

сказки, видишь въ нихъ двойной интересъ — зипуна видићются фалды фрака. У Пушкина интересь феноменологіи духа человъческаго и на- есть такъ-называемыя народныя стихотворенія, роднаго. Не говоримъ уже объ интересъ разви- какъ напримъръ «Буря мглою небо кроетъ»; и вающагося языка. Поэтому, какой благодарности это точно народныя стихотворенія, потому что заслуживають тъ скромные, безкорыстные тру- принадлежать русскому поэту, и поэту великому, женики, которые съ неослабнымъ постоянствомъ, но они не простонародныя, а только написанныя съ величайшими трудами и пожертвованіями со- на голосъ простонародныхъ и пропётыя барк-

тогда какъ ему надобно быть въ Европф, и на сають ихъ отъ гибели забренія. Но нфкоторые думають оказать ту же услугу, пиша сами въ народномъ духъ. Нътъ спору, что всякій истинный таланть народень, не стараясь и лаже не желая быть народнымъ, но только булучи саминъ собой, потому что народъ не есть условное понятіе, но конкретная действительность, и ни олинъ индивидъ не можетъ, еслибы и хотълъ, оторваться отъ общей родной субстанціи. Но нъкоторые поэты хотять быть народными особеннымъ образомъ, творя въ духѣ народной поэзіи. Прошедшаго не воротишь: это законъ общій и непреложный. Вслызя слудаться Балновъ временъ Владиміра Краснаго-Солнышка. Можно воспроизвести древность, но уже это будеть древность, воспроизведенная поэтомъ XIX въка, а совстив не какимъ-нибудь безвъстнымъ пъвпомъ «Слова о полку Игоревомъ». Но эта древняя поэзія болфе или менте сохранилась въ простомъ народъ, какъ менъе подвергшемся взмъненію - по крайней мърѣ такъ кажется. Въ самонъ нѣлѣ, за простонародной поэзіей исключительно осталось имя народной, потому что она не приняла въ себя чужихъ элементовъ, но останась въ своей пъвственной самобытности. Поэтому какому-нибуль эзію, сказка-эпическую. Драматическая поэзія Кольцову, поэту-прасолу, не мудрено заставить можетъ находиться въ томъ или другомъ, какъ крестьянина такъ выражать свою неудачу въ сваэлементь, но обыкновенно бываеть плодомъ даль- товств за свою суженую, которой ему отець не

> Болить моя головушка. Щемитъ мое ретивое, Печаль мон всесвътная, Пришла бъда незвапая-Какъ съ плечъ свалить не знаю самъ: И сила есть-да воли ифтъ, Наружи кладъ - да взять нельзя: Закляль его обычай нашь. Ходи, гляди, да мучайся, Толкуй съ башкой порожнею.

нина, послѣ измѣны его суженой,

Вновь, подъ бурей, коня седлать, Безъ дороги въ путь отправиться Горе мыкать, жизнью тешиться, Съ злой долей перевъдаться.

вають на себя накладную бороду и кафтань, но Смотря съ этой точки зрънія на народныя не дълаются народными поэтами: изъ-за смураго сказку.

было вредять ему.

намъ ихъ такими, какими вы подслушали ихъ изъ этихъ пропессовъ всегла бываетъ только истина. все поневолъ принимаещь за быль.

Сказки Ваненко и Бронницына принадлежатъ къ неудачнымъ попыткамъ подделаться подъ народную фантазію. Основы ихъ сказокъ по большей части взяты изъ подлинныхъ русскихъ сказокъ, но такъ смѣшаны съ ихъ собственными вымыслами и украшеніями, что изъ нихъ делается что-то странное.

Желаемъ отъ всей души, чтобы Ваненко и Бронницынъ перестали пересказывать народныя Но что же?--- все это послужило не къ униженію, стали бы разсказывать свои: мы съ удовольствіемъ послушали бы ихъ.

### Сочиненія Николая Греча. Спб. 1838. Пять частей

«Нѣтъ правды на свѣтѣ!» восклипаютъ утвер-

номъ, а не крестьяниномъ. Но это-то и соста- щи убъждены въ дерзкой мысли, что булто бы вляеть ихъ особенную прелесть. Пушкинъ обла- «нёть правды въ журналахъ». Господи Воже даль геніальной объективностью въ высшей сте- мой, что за св'ять такой нынче сталь: ничему не пени, и потому ему легко было пъть на вст го- втрять, во всемъ сомнтваются, лаже-(могу-ли лоса. Но и его геній изнемогь, когда захотівль, выговорить безь ужаса!) даже — въ журналахь! на здо законамъ возможности, субъективно со- Но шутки въ сторопу; поговоримъ серьезно. Лжи, здавать русскія народныя сказки, беря для этого умышленной и неумышленной, въ журналахъ готовые рисунки и только вышивая ихъ своими такъ же много, какъ и во всёхъ лёлахъ человёшелками. Лучшая его сказка-это «Сказка о ческих», но въ нихъ же много и святой истины. Рыбак'в и Рыбк'в», но ея достоинство состоить хотя и гораздо меньше, чвив лжи. Но живеть въ объективности: фантазія народа, которая тво- одна истина, и д'яйствительна только одна истирить субъективно, не такъ бы разсказала эту на: ложь есть призракъ, --и если бываеть л'яйствительна, то не иначе, какъ отрицательная Творчество должно быть свободно: произволь- истина, какъ служительнида истинф. Міръ такъ ныя усилія поддёлываться подо что бы то ни чудно устроенъ, что во всёхъ процессахъ его жизни вилинь большей частью одну ложь и Или собирайте русскія сказки и передавайте рідко-рідко святую истину; но результатомъ устъ народа, или пишите свои сказки, гдъ бы и и никогда ложь. То же и въ журналахъ. Было вымысель, и краски принадлежали вамъ самимъ, время, когда нападки на Пушкина сделались кано глѣ бы все было въ духѣ нашей народности кимъ-то критическимъ удальствомъ и щегольили простонародности. Примеромъ этого можетъ ствомъ. Дело зашло такъ далеко, что одинъ служить талантливый балагуръ, казакъ Луган- журналистъ (не помнимъ его имени) въ седьмой скій. Но еще лучшій примѣръ представляеть Го- главѣ «Онѣгина» увилѣлъ— что бы вы лумали? голь. Вспомните его «Утопленницу», его «Ночь совершенное паденіе, chûte complète, и второпредъ Рождествомъ» и его «Заколдованное Мѣ- пяхъ, на радости, неосторожно поспѣшилъ просто», въ которыхъ народное фантастическое такъ возгласить его на двухъ языкахъ: русскомъ и чудно сливается въ художественномъ воспроиз- французскомъ. Другой журналистъ того же разведеніи съ народнымъ действительнымъ, что оба бора встретиль появленіе «Бориса Годунова», эти элемента образуютъ собой конкретную по- это громадное создание великаго генія, драгоэтическую действительность, въ которой никакъ ценевишее достояние отечественной литературы, не узнаешь, что въ ней быль и что сказка, но встретиль его плоскимъ пасквилемъ въ дурныхъ виршахъ:

> И Пушкинъ сталъ намъ скученъ. И Пушкинъ надовлъ: И стихъ его не звученъ, И геній охладълъ. «Бориса Годунова» Онъ выпустиль въ народъ. Убогая обнова! Увы! на новый голъ!

сказки, уже безъ нихъ и давно сочиненныя, а а къ возвышенію поэта: споры, толки и крики заставили глубже вглядёться въ его творенія и тёмъ вёрнёе оцёнить ихъ; а ожесточенное гоненіе показало только то, что чёмъ огромнёе слонъ, темъ сильнее претензіи мосекъ на храбрость. Это быль, а теперь мы скажемъ сказку для доказательства той же истины. Этого нътъ, но предположимъ, что это есть; предположимъ, что несколько журналовъ, какъ будто бы стадительно угрюмые скептики, иные разочарован- кнувшись, изо встах силъ хлопотали объ униные опытомъ, иные ожесточенные неудачами, женін напримёръ хоть Гоголя, увёряя, что все иные просто по сознанію собственной несправед- его достоинство состоить въ комизм'в, и то триливости. Съ такими людьми нечего и спорить: они віальномъ. Что же?--Вы думаете: публика послены отъ рожденія, и зрячіе никогда не уве- верить журналистамь? Неть, въ ихъ крикахъ рять ихъ, что на небѣ каждый день ходить она услышить оханья отъ царапинъ, нанесенкрасное солнынко и разгоняеть темноту почи, ныхъ маленькому самолюбію какой-нибудь жури что сами ночи часто освъщаются краснымъ нальной статьей вродъ литературнаго обзора м всяцемъ. Но есть другіе скептики, не столько или отчета; въ ихъ вопляхъ она услышитъ стоны важные, но не менёе упрямые: эти отъ всей ду- отъ глубокихъ ранъ, нанесенныхъ самолюбивой скрежеть зубовь бледной зависти, раздраженной по рекомендаціи журналовь, не полагаясь на презирающимъ ее лостоинствомъ: следовательно собственное суждение, по недостатку данныхъ, въ самой яжи публика откроетъ истину. Слава не напрасно такъ поступають: самые несмътли-Богу, что все это только предположение, а не вые изъ нихъ избавляють себя этимъ отъ мнофактъ; но еслибы это былъ фактъ, то журнали- гихъ обмановъ книжной произволительности. а сты, которыхъ мы предположили, ошиблись бы смётливые и совсёмъ избёгаютъ ихъ. И потомувъ своемъ намфреніи и на здо самимъ себф спо- то теперь библіографическій отлюдь слфдался собствовали бы утверждени истины. Все, что ни непременнымъ условіемъ всякаго журнала и живеть, ни дъйствуеть, все служить духу исти- первый, прежде другихь статей журнала, разръны: только одни служать ему съ целью служить зывается и прочитывается нетерифливой публиименно ему, следовательно сознательно, а другіе кой. Кто что ни говоря, а необходимость и послужать ему, лумая служить своимь конечнымъ требность всегда возьмуть свое. живити виннопом.

многіе считають не только безполезнымь, но и говорь посл'ядуеть въ томь или другомь журнал'в вреднымъ, потому что, говорять они, этотъ-то той или другой книгѣ. Такъ напримѣръ, мы увѣотивль журнала и есть фокусь его пристрастія, рены, что многіе изъ читателей, приступивь къ недобросовъстности, лжей, клеветь, туть раз- чтенію нашей статьи или еще только увидівь лаются похвалы и вънки безсмертія писателямъ въ ся началь титуль сочиненій Греча, скажутъсвоего прихода и тутъ-же унижаются и уничто- иные съ улыбкой удовольствія: «посмотримъ, какъ жаются всъ чужіе, не наши. Эта картина пре- его туть отделали!», а иные съ улыбкой недоувеличена, но въ ней есть и правда. Повторяемъ: върчивости и презрънія: «посмотримъ, какъ тутъ гив дюди, тамъ и несправедливости, ошибки, при- грызутся». Но мы очень рады обмануть ожидастрастіе, ложь, но тамъ же и истина. Ументе ніе техь я другихь и доказать фактомъ, что не только открыть ее въ самой лжи, и васъ не об- вст предсказанія сбываются, и что въ нашемъ жануть. Вы дались въ обманъ, — самп висоваты, журналъ высказываются мивнія не о лицахъ, а Что жъ дёлать, если иной читатель, прочтя на- о сочиненіяхъ. смушливую похвалу какой-нибуль книжонку, Во всякому отчету о литературных трудаху которой журналисть не разбираеть, но надь ко- первымь и главнымь дёломь должно быть опреторой онь тышится, приметь брань за похвалу и дыление взгляда, точки зрынія на разсматриваекупитъ книгу? Въ одномъ журнале книгу хва- мыя сочиненія. Въ упущеній изъ виду этого лять, въ пругомъ ее бранять: кто же правь? - правила и состоить ошибочность сужденій кри-Рашайте сами. Если вы не въ состояни отли- тиковъ и рецензентовъ. Обыкновенно прочтутъ чить холодныхъ похвалъ, вынужденныхъ разсче- романъ и, не найдя въ немъ художественнаго томъ или обстоятельствами и состоящихъ въ об- произведения, осуждають его на ауто-дафе, не щихъ мъстахъ и форменныхъ комплиментахъ, отъ подумавъ о томъ, что авторъ и не думалъ препохвалы задушевной, искренней, теплой, вышед- тендовать на титулъ поэта, а хотфлъ просто нашей изъ одушевленія предметомъ похвалы, - то писать быль или сказку, для удовольствія и опять вы же виноваты. Если вы не ум'яете отли- пользы читателей, и совершенно достигь своей чить хитросплетеній пристрастія отъ прямодуш- цёли, потому что нашель себё многочисленныхъ наго отзыва, - то опять-таки вините не журналы, читателей и почитателей. Что нужды, если въ роа самихъ себя. Кром того разногласіе журна- ман'т н'тъ творчества, но есть вымысель, заниловъ въ отзывахъ о книгахъ происходитъ гораздо мательность; нетъ фантазін-есть воображеніе; болье отъ разности ихъ взгляда на вещи, нежели истъ глубокихъ идей - есть върныя практическія отъ умышленнаго пристрастія. Зачёмъ вездё ви- замёчанія о жизни, плодъ опытности и знакомства дъть одну недобросовъстность? Я берусь вамъ съ жизнью не по однъмъ книгамъ; нътъ огня доказать неопровержимыми фактами, что изъты- поэзін - есть теплота чувства; нётъ вдохнове-

посредственности гордымъ дарованіемъ: услышитъ благо, все добро! Читатели, покупающіе книги

Нѣкоторые изъ читателей, опытныхъ въ пѣлѣ Отдёлъ критики и библіографіи въ журналё журналистики, часто заранев знають, какой при-

сячи сочиненій, разобранныхъ впродолженіе года нія - есть одушевленіе; ніть образовъ-есть пашими журнадами. не опъненныхъ или похулен- портреты; нътъ художественности въ обработпыхъ всябдствіе недоброжелательства къ авто- кв-есть слогъ, языкъ? Что нужды, что это рамъ, пристрастія и разсчета, — наберется едвали произведеніе не в'яковое, не безсмертное? авторъ 100, а если изъ остальных в 900 не всв оценены и не имель на это претензіи: онъ хотель достапо достоинству, то не умышленно, а по свой- вить своимъ современникамъ средство къ благоственной людямъ слабости — ошибаться въ исти- родному или полезному развлеченію, — и достигъ нъ. Слъдовательно 1 0 умышленной лжи на 9 10 своей цълн. Отъ автора должно требовать ни добросовъстности, хотя и не чуждой промаховъ больше, ни меньше того, что онъ объщалъ. Заи ошибокъ; согласитесь, что зло еще далеко не бывая это правило, бранятъ книгу, которая такъ сильно надъ добромъ, какъ думаютъ! А какъ чивла заслуженный успвхъ, и твиъ оподозричасто случается читать въ нашихъ журналахъ ваютъ у публики и себя, и критику. Другое дъло, единодушные отзывы объ иной книгъ. Нътъ! все когда бездарный бумагомаратель или даже и

писатель не безъ достоинствъ, но не поэтъ и не матики — прагопънная сокровишница, неисчеруказать ему его настоящее мёсто.

Греча.

женіе, сознаніе умственной жизни народа.

Гречъ написаль нъсколько грамматикъ, изъ трудъ и издаль его особенной книжкой! которыхъ хотя ни одна не уничтожаетъ живъйязыка, и съ нихъ начинается основательнъйшее на Исторію Русскаго Театра», драгодънный матеязыкъ; Гречъ обратилъ вниманіе на русскій языкъ, ряться, трудъ, для котораго надо имъть много на его видовыя особенности, и потому его грам- терпенія и много средствъ, а главное --- много

ученый, является съ претензіями на художниче- наемый рудникъ матеріаловъ пля изученія русскую или ученую геніальность и, какъ говорится, скаго языка и составденіе грамматикъ. Это самая салится не въ свои сани: тогда долгъ критики блестящая его заслуга, самое важнъйщее его участје въ дълъ отечественнаго просвъщения. Гречъ из-И такъ, прежде всего скажемъ, какъ смотримъ далъ «Учебную книгу русской словесности», въ мы на литературные труды Греча, какое м'ясто которой въ первый разъ была оставлена школьдаемъ ему въ русской дитературъ. Въ этомъ ная риторическая теорія и слъдана попытка будеть состоять и нашъ отчеть о сочиненіяхь дать понятіе о всёхь родахь сочиненій такъ, чтобы юношество могло сулить о литературк не Гречь написаль два романа и одну повъсть; по школьному образу мыслей, а по тому, который но мы тъмъ не менъе почитаемъ его совершенно господствуеть въ обществъ; и дать правила, ручуждымъ сферы поэзіи, понимая подъ этимъ сло- ководствуясь которыми, юношество могло бы вывомъ искусство, творчество, художество; но это учиться написать и письмо, и деловую бумагу. не мёшаеть намь смотрёть на его романы, какъ и записку, словомъ все, что требуется въ жизни, на пріятный подарокъ публикъ, какъ на сочи- а не хрів, порядковыя и автоніяновскія, котоненія, имфющія большое литературное достоин- рыя пишутся въ классахъ на заданныя темы, а ство. Вообще, по нашему мнѣнію, Гречъ не поэтъ, въ жизни и литературѣ ни къ чему не служатъ, не ученый, но литераторъ, по достоинству зани- а только дълаютъ изъ людей тяжелыхъ педанмающій въ нашей литературь одно изъ вид- товъ. Конечно понятія, изложенныя въ этой ныхъ мъстъ и оказавшій ей большія услуги. учебной книгь, не всь новы, не всь сообразны Что такое литераторъ? — Публицистъ, литера- съ современнымъ взглядомъ на искусство и литурный факторъ при публикъ, человъкъ, кото- тературу, не отличаются наукообразнымъ излорый, не произведя чичего прочнаго, безусловнаго, женіемъ и строгостью системы; но книга заслуимъющаго всегдащнюю цъну, пишетъ много та- живаетъ внимание уже по одному тому, что не кого, что имветъ цену современности; не научая, похожа на все бывшіе и до нея, и после нея опыдаетъ средства научаться; не восторгая, достав- ты въ этомъ родъ. Авторъ его сдълалъ свое дъло ляетъ удовольствіе. Онъ пишетъ статью и о со- и вправъ сказать своимъ порицателямъ: «сдъвременномъ событіи, отдаетъ отчетъ о книгъ, лайте лучше». Приложенная при книги хрестоиздаеть журналь или участвуеть въ немъ; онъ матія, составляющая самую значительную ея историкъ, ораторъ, переводчикъ, путеществен- часть, если не отличается строгостью въ выборъ никъ, комментаторъ, издатель чужнуъ сочиненій пьесъ, зато знакомить почти со всёми писатесъ своими предисловіями, участникъ въ литера- лями, игравшими сколько-нибудь значительную турныхъ предпріятіяхъ, корректоръ; пишетъкниги, роль въ нашей литературф. Авторъ присовокукоторыя не принадлежать къ области учености, пиль даже къ своей исторіи дитературы отрывки но на которыя всё ссылаются и которыми всё изъ древнихъ и старинныхъ сочиненій, отрывки пользуются какъ вспомогательными способами изъ переложеній псалмовъ Симеономъ Полоцкимъ, для собственных сочиненій, даже ученых в. Сло- из в сатиры Кантемира, «Телемахиды» и «Деивомъ, литераторъ — все, что вамъ угодно, и соб- даміи» Тредьяковскаго. Самая исторія литераственно ничего, потому что, ставши чёмъ-ни- туры есть драгоценный сборникъ матеріаловъ будь, онъ дёлается или поэтомъ, или ученымъ для исторіи русской литературы, ручная настольвъ какой-нибудь сферв знанія. Но это нисколько ная книга для литератора и всякаго любителя не унижаеть званія литератора: литераторь есть отечественной литературы, справочный адресьлицо необходимое, человъкъ дъйствительный, и календарь дъйствователей на поприщъ русскаго если онъ пріобраль вліяніе на публику, то играеть слова. Трудь не блестящій, но безцанный, стоиввъ современности роль историческую, въ большей шій своему автору большихъ трудовъ. Какъ жаль, или меньшей степени. Его имя принадлежить исто- что во всёхъ последующихъ изданіяхъ, после рін литературы народа, а слёдовательно и его 1822 года, эта исторія сокращена имъ. Какой бы просв'ященія, поскольку литература есть выра- драгоц'янный подарокъ сдівдаль Гречь русской литературъ, еслибы значительно пополнилъ этотъ

Возьмите пятую часть полнаго собранія сочишей потребности лучшихъ учебныхъ книгъ, но неній Греча: она вся состоитъ изъ отдёльныхъ которыя всё принадлежать къ лучшимъ сочине- статей, изъ которыхъ каждая имбеть свое доніямъ въ этомъ родѣ. Скажемъ болѣе: его грам- стоинство и по содержанію, и по изложенію. Между матики суть важныя явленія въ исторіи нашего ними вы особенно зам'єтите сл'єдующія: «Взглядъ его изученіе. Прежде, при изложеніи правиль ріаль для исторіи русскаго театра, собраніе русскаго языка, болъе обращали внимание на фактовъ, которые могли бы совершенно затезоръ литературной и ученой дъятельности Карам- запутанность и натяжки въ запутывании и расвы найдете статью «Московскія письма», гдё за- то, что «романъ читается». мътите пріятный разсказь, многія удачно схваченныя черты нашихъ объихъ столицъ, нъсколько была дебютомъ Греча на романическомъ поприръзкихъ и върныхъ замътокъ и мыслей о томъ щъ, и дебютомъ столь удачнымъ и успъшнымъ. и о семъ. Все это изложено прекраснымъ язы- что какъ-то невольно жадъещь, зачъмъ Гречъ комъ, умно, живо, занимательно. Вотъ что такое не остался при одномъ дебють. «Повздка въ Герлитература и вотъ что такое-Гречъ.

къ позднъйшей литературной его дъятельности, ней одущевление, игривость разсказа, върность, Онъ заплатилъ ими дань времени. Теперь всв естественность въ картинахъ, въ изображении пишутъ романы или повъсти. Оно и легко, и вы- характеровъ, прекрасный, образдовый языкъгодно. Но и въ романахъ Гречъ остался самимъ все это д'елаетъ «Поездку въ Германію» сднимъ собой — литераторомъ. «Ченная женщина» есть изъ примъчательныхъ явленій русской литеравторой его романъ; но такъ какъ это полное со- туры. Представьте себъ, что къ вамъ пришелъ браніе его сочиненій начинается ею, то мы прежде на вечеръ умный, образованный, любезный, поскажемъ слова два о ней. Романъ, какъ гово- жилой и опытный человъкъ, —словомъ, одинъ изъ рится, сказка добрая. Онъ читается скоро и съ бывалыхъ людей, и притомъ обладающій даромъ удовольствіемъ. Главный его недостатокъ со- разсказа; представьте себъ, что онъ хочеть застоить въ романической запутанности на манеръ нять васъ однимъ изъ многочисленныхъ своихъ романовъ XVIII вѣка. Это вліяніе старины, очень воспоминаній, и безъ всякихъ авторскихъ препонятное въ пожидомъ человъкъ. Будь романъ про- тензій разсказываетъ вамъ простую быль, проще и короче, онъ быль бы гораздо лучше. Герой стое, но темь более интересное событе действиромана добрый, но слабый до пошлости человъкъ, тельной жизни, вызываетъ давно знакомые обности, котораго не бъетъ только ленивый и ко- действовать, волноваться, стремиться, желать, торый поэтому не возбуждаеть къ себъ ника- любить... Вы не видите, какъ прошелъ вечеръ; кого участія. Но вокругь него толиятся инте- вы не замѣчаете, что ужь давно полночь... разресные портреты, върно списанные съ общества сказъ конченъ, а вы все еще слушаете... и со того времени. Въ лицъ Алимари авторъ запла- вздохомъ и улыбкой грустнаго удовольствія потиль дань идеальности, которая совсемь не въ даете доброму разсказчику руку и отъ души характеръ его таланта. Оттого изъ этого лица жмете его руку... Вотъ впечатлъніе отъ прочтеи вышель какой-то фантомъ, составленный изъ нія «Поъздки въ Германію» и вотъ лучшая ея риторства, резонерства и мистицизма. Основная характеристика; по крайней мёрё, мы не умёемъ мысль цёлаго романа есть оправданіе возможно- сдёлать лучшей. Герой этого разсказа — лицо нисти духовидиній; этой-то мысли романь Греча и сколько не идеальное, но тимь болже интересное обязанъ преимущественно своимъ успъхомъ. Не (идеальность надовла намъ). Это простой, неглувходя въ отчетливыя объясненія по этому пред- пый, образованный и благородный челов'якъ, у мету, которыя бы могли завести насъ далеко, мы котораго есть и душа, и характеръ. Героиня тоже скажемъ только, что для насъ собственно самый простая д'ввушка, безъ всякой идеальности, но изступленный и следовательно самый болезнен- въ которую темъ больше можно влюбиться безъ ный мечтатель лучше, нежели разсудительный памяти. Картины петербургскаго чиновничества, человъкъ, для котораго все въ жизни ясно и семейнаго быта петербургскихъ нъмцевъ, очерки определенно, какъ дважды два - четыре. Вера некоторыхъ оригиналовъ, достолюбезныхъ чудавъ чудесное есть добрый элементъ въ человѣкѣ, ковъ, а главное — простота въ происшествіи, въ признакъ благоговъйнаго и трепетнаго предощу- разсказъ, въ чувствахъ, въ языкъ, но простота. щенія таинства жизни; только надо, чтобы эта которая соединена съ одушевленіемъ, сердечной въра была просвътлена мыслью, иначе она мо- теплотой - все это такъ мило, такъ занимательжетъ перейти въ суевърје и изувърство. Во но, что и не видишь, какъ переворачивается всякомъ случат уситхъ романа Греча «Чер- листъ за листомъ, а прочтя последний, съ доная женщина», по нашему мивнію, говорить садой встрвчаешь «конець». О языкв нечего и много въ пользу нашего общества, какъ доказа- говорить: молодые люди, которые, не посвящая тельство, что вы немь есть живая потребность себя литературь, хотять знать отечественный

охоты, которую радкіе имають: «Некрологи», и короче, мы прочли бы его еще съ большимъ которые представляють краткій фактическій об- удоводьствіемь, а то ничтожность главнаго лица, зина. Шуберта. Оелорова: «Литературные очерки путываніи происшествій часто ужасно утомляють и воспоминанія», въ которыхъ найдете обозр'внія читателя... Но, несмотря на все это, прекрасный русской литературы за несколько леть и факты разсказъ, многія удачно и верно схваченныя и полробности о Гитличт, Мартыновт, Сомовт, черты съ общества и времени множество даль-Сухтеленъ, нъмецкой писательницъ Элизъ фонь- ныхъ мыслей, замъчаній, мъстами искусство, мълеръ-Рекке, Крюковскомъ, Никольскомъ. Тутъ стами даже теплота разсказа-все это двлаетъ

«Повзика въ Германію, романъ въ письмахъ», манію» несравненно выше «Черной женщины». Гречъ написаль два романа, принадлежащие Простота происшествія, простота и вибств съ который въчно страдаеть оть своей безхарактер- разы, даеть имъ жизнь, заставляеть ихъ снова внутренней жизни. Еслибы романъ былъ проще языкъ, а твиъ болбе молодые литераторы, которые хотять хорошо несать на немь, найдуть пы многихь знаменитостей, повидемому затемпроизношу «эти», «потому что», «они», итакъ при- нему... Миръ праху твоему, поэтъ!... выкъ къ этому, что часто хвалю книгу за отсут-

о «мы», а объ «онъ»; конечно все это очень рицательное значение въ области искусства... откровенно; но во-первыхъ, если сознание своего судъ о себъ вслухъ и въ свою пользу, знаете... не ловко какъ-то... во вторыхъ - манера, манера, манера!.. Другой сказаль бы то же, да не такъ... Впрочемъ и то сказать: всякій должень быть самимъ собой, чтобъ тъмъ легче было узнать его.

Кальянъ, стихотворенія Александра Полежаева. Москва. 1838.

Арфа, стихотворенія Александра Полежаева.

Объ эти книжки содержать въ себъ послъдніе, прославился своимъ талантомъ, который резко ніе могло быть навелно минутой отчаянія,

чему поучиться у Греча. «Сіи» и «ибо» («оныхъ» нявшихъ его собой: но, волнуемый пылкими не-Гречь не употребляеть, хотя и горячо отстан- обузданными страстями, онъ присовокупиль къ ваеть ихъ отъ Сенковскаго) не составляють дей- своей поэтической славе другую славу, которая ствительнаго и важнаго недостатка въ слогъ была проклятіемъ всей его жизни и причиной Греча, особенно для меня: читая хорошую книгу, утраты таланта и ранней смерти... Миръ праху лаже вслухъ, я вивсто «сихъ», «ибо» и «оныхъ» его... никто не сиветъ изречь приговоръ ближ-

Невольно взялись мы за «Стихотворенія Полествіе въ ней нелюбимыхъ миой словъ. Сов'єтую жаева», изданныя въ 1832 году, и прочли ихъ, всить враждующимъ противъ «сихъ», «ибо» и Въ созданіяхъ поэта — его духъ, его жизнь. По-«оных» воспользоваться моимъ изобретеніемъ, дежаевъ быль рождень ведикимъ поэтомъ, но не «Повадка во Францію. Германію и Швейца- быль поэтомъ: его творенія — вопли луши, террію въ 1817 г., письма къ А. Е. Изнайлову» и зающей самое себя, стонъ нестерпимой муки субъ-«Лъйствительная поъздка въ Германію въ ективнаго духа, а не пъсни, не гимны, то весе-1835 году» составляють содержание четвертаго дыя и радостныя, то важныя и торжественныя, тома, а наблюдательность и занимательность со- прекрасному бытію, объективно созерцаемому. ставляють главныя постоинства этихь лвухъ Истинный поэть не есть ни гордипа, тоскливо «повздокъ». Нынв трудно сказать что-нибудь воркующая грустную пвснь любви, ни кукушка, поваго о своемъ путешествия, и точно въ «по- надрывающая душу однообразнымъ стономъ скоръздкахъ» Греча встречаешь все старое, давно би, но звучный, гармоническій разнообразный соизв'ястное, но принимаещь все это за новое, по- довей, поющій в'яснь природ'я... Созданія истинтому что во всемъ этомъ, кромв прекраснаго наго поэта суть гимнъ Вогу, прославление его веизложенія, виденъ оригинальный, самобытный ликаго творенія... Въ парств'я Божіемъ н'ять плача взглядъ человека умнаго и наблюдательнаго. Те- и скрежета зубовъ - въ немъ одна просветленперь остается намъ сказать несколько словъ о ная ралость, светлое ликованіе, и самая печаль статьт, въ видт предисловія, приложенной къ въ немъ есть только грустная радость... Поэтъ У тому, подъ титуломъ «Къ портрету Николая есть гражданинъ этого безконечнаго и святого Ивановича Греча». Она писана пріятельской ру- царства: ему Богъ даль плодотворную силу кой, которая, заступаясь за друга передъ вра- дюбви проникать въ таинства «поднаго славы гами, истинными и мнимыми. не забыла и себя, творенья», и потому онъ долженъ быть его ор-Во всемъ этомъ мы не видимъ худа, но видите ли, ганомъ... Вопли разстерзаннаго духа. сосредотодъло часто не въ самомъ дълъ, а въ манеръ, съ чене въ скорбяхъ и противоръчіяхъ земной какой выполняется. По манер'я узнають сословіє, жизни, доказывають пребываніе на земл'я к къ которому принадлежить человекь, по манере только тщетное порывание къ светлому, голубому узнають и школу, къ которой принадлежить пи- небу — подножию престола Вездесущаго... Вотъ сатель. Манерой Александръ Аноимовичь отли- почему мы не оставляемъ имени поэта за Полечается отъ всёхъ писателей, и многіе изъ нихъ жаевымъ и думаемъ, что его пёсни, нашедшія только манерой и выше его, тогда какъ разни- отзывъ въ современникахъ, не перейдутъ въ поца поведимому въ талантъ. Ла, манера вели- томство. Плачевныхъ и скорбящихъ поэтовъ векое л'яло. Конечно въ этой стать все можеть ликій поэть Гёте характеризоваль эпитетомъ лабыть и правда, особенно, когда дёло идеть не заретныхь, и этимъ вполнё опредёлиль ихъ от-

И однакожъ природа одарила Полежаева моличнаго достоинства очень позволительно, то гучимъ талантомъ: только этому таланту не суждено было развернуться и расцейсть пышнымъ цвътомъ. Жизнь сдълала его субъективнымъ, а субъективность - смерть ноэзіи, и ея произведенія — поэтическій пустопв'єть, который т'єшить взоръ минутнымъ блескомъ и запахомъ, а плода не приносить. Почему было такъ, а не иначе, почему поэту не суждено было прозрѣть, и въ безконечномъ чувствъ безконечной любви найти разрѣшеніе и примиреніе противорѣчій бытія?... На это одинъ отвътъ да будетъ благословенна воля Провиденія!...

Съ содраганіемъ сердца читаемь эту страшуже замирающіе, глухіе звуки и полузвуки нѣ- ную исповідь жизни въ стихахъ: «О, для чего когда звонкой и гармонической лиры. Полежаевъ судьба меня сгубила»; но это ужасное признаотдёлился своей силой и самобытностью отъ тол- тихо и скорбно высказываеть онъ созвание сво-

онъ такъ торжественно воспълъ свое мгновенное нымъ портретомъ автора. возстаніе? Подобный же моменть возстанія съ меньшей поэзіей выражень въ стихахъ —

О нътъ! свершилось!... жаръ мятежный Остыль на пасмурномъ челѣ: и т. д.

плъннаго Ирокезца» — это поэтическое создание, грустью... Въ пьесъ «Черные глаза», которой достойное великаго поэта? Кому не извъстно его половина тоже напечатана въ «Наблюдатель», ми» и «предъ лецомъ котораго повърилъ онъ ды; вторая половина ея — голая риторика. Въ силы своего духа»? Кому неизвъстенъ его «Валь- «Коріоланъ», поэмъ, заключающей въ себъ боское создание его генія, вышедшее изъ души его такихъ пьесъ, какъ «Авторъ и Читатель», данія, есть стихотвореніе «Грѣшнана».

нымъ, что Полежаевъ, котораго главная мука и но мъстани же и превосходное. отрава жизни состояла въ сомнѣніи, съ жад- Изданіе «Арфы» ничѣмъ не лучше «Кальяна» стихотворное ораторство и риторическая шумиха савецъ Полежаевъ!... часто смъщивались съ поэзіей и творчествомъ. Этимъ объясняются его лирическія произведенія. написанныя на случаи, его «Коріоданъ» и другія пьесы въ этомъ родъ. Недостатокъ въ развитіи заставиль его писать въ сатирическомъ родъ, къ которому онъ нисколько не былъ способенъ. Его витія помѣшалъ ему обратить вниманіе на форму, выработать себ'в послушный и гибкій стихъ. И потому, отличаясь часто энергической сжапрозаическую растянутость, и между прекрасныстранностью, изысканностью и неточностью выпаженія.

его паленія въ стихотворенін «Вечерняя Заря». блещеть яркимь цвётомь хуложественной формы. Это грустное убъждение въ необходимости и не- Сколько игры, переливовъ поэтическаго блеска и избѣжности своего паденія безъ падежды на воз- въ стихотвореніи «Ахалукъ», не совсѣмъ впростаніе съ неменьшей силой выразилось и въ пре-чемъ выдержанномъ! Только этими двумя стихокрасныхъ стихахъ -- «Ахъ, кто мечтъ высокой твореніями «Кальянъ» напомянуль о прежнемъ Полежаевъ: остальное все или пръсная вода, Характеръ мрачнаго отчаянія и тяжелой скорби или вино пополамъ съ пръсной водой. Теперь лежить на большей части сочиненій Полежаева, «Кальянь» издань во второй разь, въ 16-ю поно съ его лиры срывались и торжественные звуки лю листа, на сфрой бумагь, неуклюжими и слишпримиренія и гармовическіе аккорды явленій жиз- комъ крупными для формата буквами, съ ужасни. Кому неизвъстно его стихотворение «Прови- нъйшими опечатками и грамматическими ошиблуніе», въ которомъ, послу ужасовъ паденія, ками и наконець съ дурно вылитографирован-

Въ «Арфъ» заключаются последние стихи Полежаева, еще болъе свидътельствующие о постепенномъ замиранін его таланта. Только въ стихотвореніи «Грусть», изв'єстномъ читателякъ нашего журнала, виденъ прежній Полежаевъ, съ Кому неизвёстно его стихотворение «Пёснь его бойкимъ разгульнымъ стихомъ и неизм'янной «Море», которое «измариять онъ жадными оча- искры поэзій сверкають сквозь массу грубой рутасарь», переведенный изъ Байрона? Нёкоторыя лёе трехъ соть стиховъ, не наберется и десяти прсня его также принадлежать къ перламъ его поэтическихъ стиховъ. Изъ уваженія къ памяти поэзін. Но самое лучшее, можно сказать, гигант- поэта. издателямъ не следовало бы помещать въ свътлую минуту откровенія и мірового созер- пьеса, исполненная грубаго и тупого остроумія. Заивчательно въ «Арфв» стихотворение «Баюш-Съ перваго раза можетъ показаться стран- ки-баю», невыдержанное, мъстами дико-грубое,

ностью переводиль водяпо-красноръчивыя поэмы — только бумага почище. Для каждой пьесы за-Ламартина; но это очень понятно, если взглянуть главіе на особенномъ листѣ, пробѣлы ужасные, на предметъ попристальнъе. Крайности соприка- словомъ, — все, что нужно для плохого изданія. саются, и ничего нътъ естественнъе, какъ пере- Тъ же опечатки, грамматическія ошноки и тотъ реходъ изъ одной крайности въ другую... Кромѣ же портретъ, что и при «Кальянѣ», и съ тѣмъ того Полежаевъ явился въ такое время, когда же пошлымъ выражениемъ въ лицъ. И это кра-

> Отрывки изъ библіографической замътки о №№ 11 и 12 «Современника» за 1838 v.

Что такое типъ въ творчествъ? — человъкъостроуміе тяжело и грубо. Недостатокъ же раз- люди, лицо-лица, то есть такое изображеніе человъка, которое замыкаетъ въ себъ множество, цёлый отдёль людей, выражающихь ту же самую идею. Объяснимъ примъромъ нашу мысль. Что тостью выраженія, онъ иногда впадаеть въ такое Отелло? — Челов вкъ, великій духомъ, но съ страстями, необузданными образованіем , неодухоми стихами вставляетъ стихи, отличающіеся творенными мыслью до степени чувстьа, и потому ревнивецъ, задушающій жену свою по одному подозрѣнію въ невѣрности съ ея стороны. Отелло Кто не идетъ впередъ, тотъ идетъ назадъ: есть типъ, есть представитель цёлаго рода, цёстоячаго положенія нать. Второе собраніе сти- лаго отдёла, разряда такихъ ревнивцевъ. Отеллы хотвореній Полежаева, изданное въ 1833 году были всегда и могуть быть теперь, хотя и въ подъ титуломъ «Кальянъ», было несравненно другихъ формахъ; нынѣшніе не станутъ душить ниже перваго. Даже лучшія пьесы — пополамъ жены или любовницы, а скорте задушатся сами. съ риторической водой. Только одна «Цыганка» Возьмемъ примъръ изъ другого міра. Вы знакомы

мајоръ Ковалевъ, а мајоры Ковалевы, такъ-что, отдалило бы отъ предмета. послѣ знакомства съ нимъ, хотя бы вы заразъ. встрътили пълую сотню Ковалевыхъ. - тотчасъ узнаете ихъ, отличите среди тысячей. Типизмъ веденные Бецкимъ, составляютъ живую и интеесть одинъ изъ основныхъ законовъ творчества, ресную статью. Они даютъ полное понятіе объ и безъ него нать творчества. Сладовательно этомъ уродливомъ, дикомъ геніи Германіи, кототиническія лица-и художественныя?... Такъ, рый въ своихъ поэтическихъ созернаніяхъ то но не совстви. Въ творчествъ есть еще законъ: возвышался до въчныхъ звъздъ поэзіи, то впадаль надобно, чтобы лицо, будучи выраженіемъ цілаго въ изысканность и совершенное безмысліе, если особаго міра лиць, было въ то же время и одно не въ безсмысліе. липо, приос, индивидуальное, Только при этомъ условіи, только чрезъ примиреніе этихъ противо- Въ XI том' пом' шена прави поэма «Казнаположностей и можеть оно быть типическимь чейша». Стихь бойкій, гладкій, разсказь веселый, лицомъ въ томъ смысль, въ какомъ назвали мы остроумный - поэма читается съ уповольствиемъ. типическими лицами Отелло и мајора Ковалева. «Новыя строфы изъ «Евгенія Онтгина» интересны,

и въ десяти томахъ. Отъ этой причины и проис- Пушкинъ въ свою безвременную могилу... холить чрезвычайная плодовитость и многословіе всвхъ произведеній, не запечатлённыхъ печатью художественности. Художникъ же, напротивъ, не нуждается въ многословіи: ему достаточно черты, слова, чтобы выразить мысль, на одно изъяснение которой иногда нужень цёлый томъ. Помните ди вы, какъ мајоръ Ковалевъ бхалъ на извозчикъ въ газетную экспедицію и, не переставая тузить его кулакомъ въ спину, приговаривалъ: «Скоръй, подледъ! скоръй, мошенникъ!» И помните ли вы короткій ответь и возраженіе извозчика на эти храмъ Божій, или жилище сатаны. приговариваль онь, потряхивая головой и стегая вожжей свою лошадь?.. Этими понуканіями и этими двумя словами: «Эхъ, баринъ!» вполнъ то вотъ такъ, какъ мы теперь съ вами, вкусы и, безсильный примирить ихъ, — или отчаяваетто держи лягавую собаку или пуделя; не пожа- свои призрачныя ложныя заключенія. Н'єть, не была собака хорошая».

жено одно лицо, которое, будучи похоже на мно- вы... Да, только тотъ постигалъ и чувствовалъ жество лицъ этого разряда, въ то же время по- въ себф откровение вфчикуъ тайнъ бытия. только

съ мајоромъ Ковалевымъ? — Отчего онъ такъ хоже только на самого себя, и больше ни на заинтересоваль васъ, отчего такъ смёшить онъ кого. Много могли бы мы привести злёсь въ васъ несбыточнымъ происшествіемъ съ своимъ приміръ такихъ типическихъ чертъ и очерковъ, злополучнымъ носомъ? - Оттого, что онъ есть не но это слишкомъ далеко завлекло бы насъ и

«Отрывки изъ Жанъ-Поля», прекрасно пере-

Теперь о стихотвореніяхъ.

чертой, однимъ словомъ живо и полно предста- шого сочиненія, служитъ новымъ доказательвляеть то, чего безь нея викогда не выразишь ствомъ, какъ много чудныхъ надеждъ унесъ

### И для насъ Погибъ животворящій гласъ!

«Великое Слово», дума Кольцова, заключаетъ собой XI томъ «Современника». Эта дума, по глубокой мысли, по возвышенности выраженія. принадлежить къ роскошивашимъ перламъ русской поэзіи.

Серппе человъческое есть или понуканія: «Эхъ, баринъ!» — слова, которыя Представлено для удобнишимо понятія въ десяти бигурахг, для поощренія и способствованія на христіанскому житію. Спб. 1838.

Основание христіанскаго ученія есть любовь выражены отношения извозчиковъ къ мајорамъ или то живое, трепетное проникновение въ въч-Ковалевымъ. Потомъ, помните ли вы еще сцену ныя истины бытія, какъ явленія духа Божія, въ газетной экспедицін? — Лакей съ галувами и которое наполняетъ душу человѣка неизреченнаружностью, показавшей пребывание его въ нымъ, безконечнымъ блаженствомъ. Но до тааристократическомъ домѣ, стоялъ возлѣ стола съ кого духовнаго погруженія въ таинственную запиской въ рукахъ и почелъ за нужное пока- сущность источника и виновника бытія - Бога, зать свою общительность: «Поверите ли, сударь, до такого живого и трепетнаго проникновенія что собаченка не стоитъ восьми гривенъ, то есть, въ въчныя истяны бытія невозможно дойти я не далъ бы за нее и восьми грошей; а графиня чрезъ посредство слабаго, ограниченнаго и колюбитъ, ей Богу, любитъ; -- и вотъ тому, кто ее нечнаго разсудка человъческаго, который, куда отыщеть, сто рублей! Если сказать по приличію, ни оглянется, — вездѣ видить одни противорѣчія людей совсёмъ несовмёстны: ужъ когда охотникъ, ся познать истину, или принимаетъ за истину лъй пятисотъ, тысячу дай, но зато ужъ чтобъ разсудкомъ, холоднымъ и ограниченнымъ, дается познаніе евангельской истины, выше которой Въ этихъ немногихъ словахъ характеризовано иттъ истины въ мірт, но благодатью, которой пёлое сословіе, весь лакейскій людъ, съ его вдохновляеть Духь Божій свое слабое созданіе, образомъ мыслей и его образомъ выраженія; и чтобы пріобщить его къ своей вѣчной жизни и кромф этого въ этихъ немногихъ словахъ выра- сдёлать его органомъ и тимпаномъ своей сла-

тотъ вкусиль отъ безсмертнаго хлёба божествен- кровныхъ и ближнихъ: разлука съ ними булетъ ной истины, кто отрекался отъ самого себя, для него залогомъ свиданія въ новомъ, лучінемъ отъ своихъ пичныхъ гружался въ сущность Божества до уничто- Въ колыбеляхъ и могилахъ будутъ видъться ему женія своей личности, и свою личность, какъ волны великаго океана бытія: волна гонить волжертву, добровольно приносиль Богу... Только ну, волна смъняетъ волну-волны проходять и тотъ воскреснетъ въ Богъ, кто умеръ въ Немъ... исчезаютъ, а океанъ все такъ-же великъ и глу-Въчная жизнь достигается путемъ смерти, пу- бокъ, и такъ-же живетъ и движется на своемъ темъ уничтоженія... А благодать дается только бездонномъ, необъятномъ ложі, -- а въ его критому, кто, смиривъ порывы буйнаго разсудка и сталъ все такъ-же торжественно отражается лусъ корнемъ вырвавъ изъ сердца своего съмена чезарное солице, и все также колышется и трепегордости и самообольшенія, бядь себя въ грудь щеть ночное небо, усыпанное миріадами звіздь. и повторяль съ мытаремъ: «Грешенъ, Господи, атё звезды своимъ таниственнымъ блескомъ какъотпусти мев грвхи мон!» Ла, только тоть про- будто говорять о новыхь мірахь, гдв такь-же призрветь и просветлеть и возблаженствуеть въ ходять и проходять волны бытія, можеть быть трепетномъ сознаніи истины всёхъ истинъ, кто, уже прошедшія здёсь... распростертый передъ Крестонъ, въ таниствен- Да, истинный христіанинъ есть тотъ, иля кого ный часъ полуночи, молясь, плача и рыдая, на земль ньть уже страданія, ньть грыха, ньть взываль къ невидимому Свидътелю нашихъ тай- страха, нъть смерти; онъ еще здъсь, на земль, ныхъ помышленій: «Върую, Господи, помози мо- живетъ уже въ небъ, потому что въ его духъ ему нев'врію!»... И тогда кончится брань духа живетъ любовь и блаженство-ибо душа его съ плотію, кончится борьба истины со страстя- есть храмина Бога. Длится жизнь его, обремеми, просвътлъеть страдальческое дипо избран- ненная годами, — онъ благодарить за нее Бога: ника кроткимъ свътомъ тихой и безмятежной смерть застигаетъ его на полудорогъ жизни-радости, той свътлой радости, которая питаетъ онь съ любовью бросается въ объятія тихаго не пресыщая, криптъ не обременяя, той безко- ангела успокоенія, потому что онъ понимаетъ нечной радости, отъ которой кротке движется значение словъ: «Въ дому Отца моего обители духъ, не волнуясь мятежно, видитъ даль безъ многи суть». Онъ знаетъ, потому что любитъ: ибо границь, глубину безъ дна-и не возмущается любовь есть высшесзначение... Онъ знаеть: бѣлый, страхомъ; въ сердцъ своемъ ощутитъ онъ ту якоголубь, онъмудръ, яки змій, ибо застраданія, за безмятежную тишину, въ которой слышатся отда- жертву, за борьбу съ сомавніями разсудка, за ввру. ленные хоры ангеловъ, тотъ священный су-которая не оставляльего и среди сомнёній-ему мракъ, сквозь который сіяеть заря безсмертія и дана высшая мудрость, высшее знаніе. Истинтусклымъ, таинственнымъ мерцаніемъ своимъ но-вёрующій есть въ то же время и знающій... сулить въчное успокоение, потому что его сердце Но-повторяемъ-это знание не принадлежить сделается уже храмомъ Вожінмъ, где величіе человеку, не есть плодъ его человеческой муразміровъ и благолініе украшеній возвышаеть Арости, но дается, нисносылается ему свыше, и окриляеть духъ, а не подавляеть его, гдв какъ откровение, какъ благодать, какъ любовь. тишина не пугаетъ духа своимъ мертвымъ без- Отъ него зависитъ только неослабное стремлемолвіемъ, а настранваетъ его къ торжественности ніе къ этому знанію, а это стремленіе выраи благоговенію, какъ провозвёстница таинствен- жается въ жертвахъ, въ борьбе, въ труде, въ наго присутствія Везд'єсущаго... И укр'єпить молитв'є, въ отреченіи отъ себя для Бога. отъ Богъ слабое твореніе свое и не будеть въ немъ благъ земныхъ для небесныхъ... Только тогда больше страха: любовь побъдить и изгопить впутри его, въ таинственномъ святилищь его страхъ... Й кончатся его ежедневныя заботы и духа, восходитъ свътлое солице истины и лучаопасенія за свой грядушій день, за свое настоя- ми своими просвётляеть свой темный, плотской щее и будущее счастье, за свои личные и конеч- горизонтъ и даетъ человъку сокровище, котоные интересы: пусть будетъ мрачно небо падъ раго ни червь не точить, ни ржа не всть, ни его головой, пусть бушують вътры и раздаются тать не похищаеть... громы — они не заглушать для него голоса Бога. Распространение евангельских истинь есть не прервутъ его собесъдованія съ нимъ въ мо- святая обязанность всякаго христіанина, возлалитвь -- онъ никогда не забудеть, что онъ сыпъ гаемая на него убъжденіемъ въ нихъ и любовью Бога живого, что у него есть Отецъ, который къ истипф; но не всякій долженъ принимать ее хранитъ его своей любовью и безъ воли кото- на себя, потому что для этого требуется духовраго не спадаеть и волось съ головы его, - а ное посвящение, которое состоить въ глубокомъ такъ какъ эта воля свята и справедлива, то съ проникновени въ евангельскія истины путемъ любовью и безъ страха онъ подвергнется всёмъ любен, откровенія и благодати, и еще въ споея опредъленіямъ... Не устрашитъ его и мысль собности передавать свои мысли съ жаромъ, о смерти: не отвратительный скелетъ уничтоже- убфжденіемъ и сидой. Кто возьмется за эту вынія, а свътлаго ангела успокоенія увидить онъ сокую миссію безь этого внутренняго посвященія, въ ней... Не возмутится душа его и потерей тотъ высокія религіозныя истины обратить въ су-

интересовъ, кто по-быти, на новой землу и поль новымъ небомъ...

хое правоччение-плодъ человъческой мудрости, конечнаго человъческаго разсудка. Самый высочайшій, самый истинный, единственный образець Москва. 1838. (Отрывокъ.) и примъръ для этого есть Евангеліе: божественный Искупитель нашъ говорилъ фарисеямъ: «Горе вамъ, книжницы и фарисеи», грозилъ заблуд- перемѣшаны другъ съ другомъ, что одно необшимъ и ожесточеннымъ въчнымъ огнемъ и въч- холимо предполагаетъ и условливаетъ другое, и ной смертью: но это было только одной сторо- оба вм'вст' образують третье, единое и п'влое, ной его ученія, необходимымъ средствомъ для а взятыя кажлое само по себ'є представляютъ потрясенія окамен'ялых и ожесточенных сер- собой дв'є отвлеченныя противоположности. Такъ лепъ, потому что, грозя адомъ, онъ указывалъ точно воздухъ состоитъ изъ кислорода и азота. и на небо, говоря о наказаніи говориль и о изъ которыхъ первый убиваеть челов'яка своей прощеніи и искупленіи, о въчномъ блаженствъ, доброкачественностью, а второй - своей здокачеи говориль это словами, въ которыхъ възлъ ственностью; но соединенные вмёсть чулотворной лухъ въчной, божественной любви. безконечнаго и живительной сидой природы, они взаимно модинебеснаго блаженства. Поэтому-то всё пропов'яли, финирують друга и теряясь другь въдругь. всь объясненія христіанских в истинь, не про- образують воздухь, безь котораго не можеть суникнутыя духомъ трепетной, животворной любви, шествовать ничто живое въ природъ. Поэтому, никогла и никакого не производять дъйствія гдь добро-тамъ и зло, и наобороть; поэтому что, оно равно убълительно, равно ясно и по- свою дурную сторону. Сердцу человъческому сродвствъ умамъ, искренно жаждущимъ напитаться ніемъ зда: долгь человтка есть стремиться къ его истинами; его равно понимаеть и царь, и добру и бороться со здомъ: это жедание, это нишій, и мудрець, и нев'єжда. Ла, каждый изъ стремленіе и эта борьба составляють механичебольше, глубже, нежели другой, но всё они пой- вую пружину жизни; но не должно забывать, муть одну и ту же истину, - и еще такъ, что что безъ зда не было бы движенія, а следовамудрый, но гордый своей мудростью, пойметь ее тельно и жизни, и что належла вильть мірь соменьше, нежели простолюдинъ, въ простотв и вершенно освобожденнымъ отъ зла-есть мечта смиреній своего сердца, жаждушаго истины и воображенія, мечта прекрасная по ея источнику. потому самому отзывающагося на нее...

книжка, подъ названіемъ: «Сердце человъческое Петербургскіе журналы (особенно одинъ изъ есть или храмъ Вожій, или жилище сатаны», нихъ) нападають на Москву за лурную сторону Книжка эта первоначально написана на фран- ея литературы — за плохія изданія, за множецузскомъ языкъ, съ котораго переведена была ство вздорныхъ сочиненій, ежегодно появляюна нёмецкій, а съ него уже на русскій. Въ ней щихся въ ней. Действительно, въ Москве обрапредлагается сухое изложение христіанскихъ зовадся особенный родъ дитературы, особенный истинъ, разсудочно, а не сердцемъ понятыхъ; литературный міръ. Эта литература ходитъ во для лучшаго же уразумьнія приложено нь- фризовой шинели, рыдко брьеть бороду, умысколько рисунковъ, а на тъхъ рисункахъ сердца вается и причесывается развъ по торжественчелов вческія, наполненныя діаволами и гр вха- нымъ праздникамъ; печатается она въ типограми, въ видъ козловъ, змъй и другихъ живот- фіяхъ Кузнецова, Смирнова и Кириллова; ея поныхъ. Не понимаемъ, къ чему все это. Евангеліе прище и кругъ дъйствія-толкучій рынокъ: тамъ просто, доступно для всякаго излагаетъ свои свя- процвётаютъ книжные магазины ея Лавока и тыя и высокія истины; къ чему же эти мисти- Мурраевъ; ея посредники-ходебщики; ея пуческіе и аллегорическіе рисунки?.. Только любовь блика — сид'ёльцы «авощныхъ» лавокъ и вообще родить любовь, и только любовь говорить сердцу люди, для которыхь все печатное должно быть языкомъ живымъ и понятнымъ. Хитросплетенія хорошо. Такъ, это правда; но разв'є этого н'єтъ затемняють истину, сбивая съ толку бедный въ Петербурге, конечно въ нетербургской форразсудокъ и охлаждая сердце. Нътъ, не такимъ мъ? Вся разница въ бумагъ и печати, и развъобразомъ пропов'ядывала всегда и пропов'ядуетъ и то не всегда-въ большей грамотности. По теперь истины Евангелія наша православная крайней мірть мы беремся цифрами доказать, церковь. Эта же книжка явно написана на что разница не въ числѣ, а только въ лучшей французскомъ языкъ...

Искусство брать взятки Восточная сказка. Соч. В. Серебренникова. Москва. 1838. Три безпълки. Соч. В. Серебренникова

Добро и зло по необходимости такъ тесно Сверхъ того Евангеліе отличается еще и тімь, же всякій предметь имфеть свою хорошую и нятно говорить всёмъ сердцамъ, всёмъ душамъ, но желать одного добра и оскорбляться созерпанихъ пойметъ равно, потому что одинъ пойметъ скій рычагъ, могущественный двигатель, часоно пустая и безплодная по ея сущности. Итакъ, Такія мысли возбудила въ насъ маленькая везд'в есть здо, везд'в есть свои дурныя стороны. бумагь и лучшихъ буквахъ. Но во всякомъ случав зло совсвиъ не такъ велико, какъ думаютъ: стоитъ только взглянуть на предметъ съ другой стороны, чтобы въ злѣ увидѣть добро. Не всв же могуть читать Вальтеръ-Скотта и Купера: есть люди, которымъ нужны и «Ми-

лориъ Англійскій», и «Гуакъ или непоколебимая къ пользоваться чужиль примъромъ, ръпились въность», и «Филатки» съ «Мирошками». Въдь издать книгу ровно «Сто русскихъ дитератоимъ нало же что-нибудь читать, а кто читаетъ торовъ». что-нибуль, уже горазло выше того, кто ничего не читаеть. Чтеніе должно быть по плечу чтепу, сто тысячь?—Статей негдь взять?—Вздорь! и въ чтеніи доджна быть своя постепенность, таких статей, какъ «Прівздъ випе-губернатора» свой холъ, свое развитие: иной отъ «Англійскаго или «Александръ Ланиловичъ Меньшиковъ», не Милорда» доходить до «Ивана Выжигина» и оберешься—стоить только кликнуть кличь, Авна немъ останавливается; а иной, начавъ «Гуа- торовъ натъ такого числа? — Пустое! — Рафаилъ комъ или непоколебимой върностью» и пере- Михайловичъ Зотовъ открылъ собой безконечную шелци чрезъ все многочисленное поколение вереницу самородныхъ геневъ... Помилуйте, кому «Выжигиныхъ», доходить до Вальтеръ-Скотта и не лестно видеть свой портреть превосходно вы-Купера. Но и тотъ, кто, начавши съ «Мидор- гравированный на стали: видъть свою статью въ ловъ» и «Гуаковъ», на нихъ и остановился—и книгъ рядомъ съ статьей Пушкина?.. Ла для одтотъ, говорю я, уже далеко опередилъ того, кто ного этого иной поневол с свъдается писателемъ... ничего не читаетъ. Итакъ, пусть читаетъ во Вотъ другое дёло—пріятно ли Пушкину быть въ здравіе нашъ православный народъ, пусть съ подобномъ обществ'в?.. Да что на него смотр'ять кажлымъ лиемъ все болве и болве распростра- — ввдь жаловаться не будеть!.. Десять томовъ няется въ немъ жажда къ чтенію!... Что бы ни этого альманаха нам'вренъ издать А. Ф. Смирпробуждало и ни питало эту жажду-все хоро- динъ: въ каждомъ томъ будутъ статьи десяти авто! Полгъ рецензента-показать, для какого торовъ, десять портретовъ и десять картинокъ. класса читателей писана та или другая книга. Первый томъ заключаеть въ себъ статьи писаа не бранить эти добренькія стренькія книжки, телей, поименованных въ его заглавін. Первый... которыя распространяются по своему читающему но мы устроимъ свой порядокъ, по которому перміру не въ кинахъ и не черезъпочту, а въ мъш- вымъ безспорно долженъ быть Пушкинъ, а не Сенкахъ и черезъ ходебщиковъ. Я, какъ рецензентъ, ковскій съ Зотовымъ. даже люблю эти съренькія книжки: читать ихъ «Каменный Гость», посмертное сочиненіе Пушне нужно, а писать о нихъ можно сколько угол- кина, драматическая поэма... Герой этой небольно, и для этого нужно только заглянуть туда- шой драны — «Донъ Хуанъ», тотъ самый, который сюда, чтобы для потёхи выписать какую-нибудь является героемъ въ либретто знаменитой оперы курьезность или, придравшись къ какой-нибуль Моцарта; но у Пушкина общаго съ этимъ линые и многотомные романы, опрятно изданные, созданія, его расположеніе, ходъ, завязка и разэта золотая середина!..

Сто русскихъ литераторовъ. Изд. книгопродавца А. Смирдина. Томъ первый, Александровъ. Марлинскій. Давыдовъ. Зотовъ. Кукольникъ. Полевой, Пушкинг. Свиньинг. Сенковскій, Шаховской. Спб. 1839. (Отрывокъ.)

онъ родился?

мять хороша, мы не забыли и, по старой привыч- яніе, для этого требуется много, слишкомъ мно-

722

Зачёмъ только сто? — Зачёмъ не тысяча, не

диковинкъ, посмъяться надъ добренькой сърень- бретто только имена дъйствующихъ лицъ-донъ кой книжкой... Вотъ другое дъло-эти бездар- Хуана, донны Анны, Лепорелло, а идея цълаго со смысломъ написанные, съ претензіями на та- вязка, положенія персонажей — все это у Пушкилантъ! Тутъ уже рецензенту плохо: читай себъ на свое, оригинальное. Поэма помъщена не болье отъ доски до доски, чтобы вычитать какую-ни- какъ на триддати пяти страницахъ, и не смотря будь нельпость; а между тымь все обстоить благо- на то, она есть цылое, оконченное произведение получно — нътъ ни отмънно глупаго, нътъ и ни- творческаго генія; художественная форма, вполчего умнаго — везд'в середка на половин'в... Охъ, н'в обнявшая безконечную идею, положенную в'ь ея основанія; гигантское созданіе великаго мастера, творческая рука котораго, на этихъ бъдныхъ тридцати пяти страничкахъ, умъла исчерпать великую идею, всю до малфишаго оттунка... Просимъ не принимать нашихъ словъ за сужденія: нівть, они не сужденіе, они---звуки восклицанія, междометія... Сужденіе требуетъ спокойствія — не того пошлаго разсудочнаго спокой-Альманахъ въ пятьдесять два печатныхъ ли- ствія, источникъ котораго есть мелкость и холодста, въ огромное in-folio или въ небольшое in- ность души, недоступный для сильныхъ и глубоquarto; альманахъ, роскошно напечатанный, вмѣ- кихъ впечатлѣній, —нѣтъ, того спокойствія, кощающій въ себ'я четырнадцать статей знамени- торое дается полнымъ удовлетвореніемъ изящтъйшихъ русскихъ писателей-отъ Пушкина до нымъ произведеніемъ, полнымъ воспріятіемъ его Зотова, съ ихъ портретами, съ десятью картин- въ себя, полнымъ погружениемъ въ таинство его ками, превосходно нарисованными въ Россіи и организаціи... Чтобы оцінить вполнів великое сопревосходно выгравированными на стали въ Лон- зданіе искусства, разоблачить передъ читателемъ дон 🖰 — альманахъ-чудо!.. Какъ онъ родился, гд 🕏 тайны его красоты, сдёлать прозрачной для глазъ его форму, чтобы сквозь нея онъ могъ подсмо-Какъ?---не знаемъ; гдѣ?---въ Парижѣ. Тамъ трѣть въ немъ великое таинство присутствія вѣчвыдумана была книга «Ста-одного» — у насъ па- наго духа жизни, ощутить его благоуханное въго, по крайней муру гораздо больше, нежели сколько Кажется, самъ Пушкинъ отдалъ ей свое прозанбезвременная смерть твоя непременно нужна бы- незанимательнаго, неинтереснаго. ла для того, чтобы мы разгадали, кто быль ты?.. Въ срединъ «Записокъ» выпущенъ огромный

но разманиваетъ любопытство читателя только пискахъ» подъ названіемъ «Павильонъ». Пля однимъ намекомъ на характеръ героини... Впро- «Отечественныхъ Записокъ» это очень выгодно, чемъ целаго она не представляеть, а какъ от- но для «Записокъ Александрова» это оченьневырывокъ-слишкомъ мала, и потому только при годно. Поговоримъ объ этой прекрасной пов'єсти. имени Пушкина можетъ имъть особенную цъну. Прежде всего скажемъ, что она очень растянута,

Тополненіе къ «Інвици - Кавамеристь». Москва. разсказъ, за исключеніемъ излишняго обилія по-1839. (Отрывокъ.)

отрывокъ изъ записокъ Дъвицы-Кавалериста. Не Этотъ безразсудный отецъ, самовольно опредъливговоря уже о странности такого явленія, лите- шій своему сыну противное его духу поприще и ратурное достоинство этихъ записокъ было такъ зато проклинающій его трупъ за страшное зловысоко, что некоторые приняли ихъ за мисти- действо; этотъ молодой ксендзъ, съ его глубокой фикацію со стороны Пушкина. Съ тёхъ поръ ли- душой и волканическими страстями, усиленными тературное имя Девицы-Кавалериста было упро- воспитаніемъ и уединенной жизнью, - страстями, чено. Она издала «Дъвицу-Кавалериста», потомъ которыя безъ этого можетъ быть прониклись бы «Годъ жизни въ Петербургѣ», а теперь вновь свътомъмысли и возгорълись бы кроткимъ огнемъ является на литературную арену съ дополненія- чувства, а могучая воля устремилась бы на блами къ «Дѣвицѣ-Кавалеристу». Прежде нежели гое и въ благой дѣятельности дала бы плодъ мы увидёли этукнигу, мы прочли въ одномъ изъ сторицей: какіе два страшные урока!.. Не дока-№№ «Литературныхъ Прибавленій» прошлаго зываетъ ли первый, что нравственная свобода года отрывокъ изъ нея, въ которомъ Девица- человека священна: отецъ Валеріана еще въ дет-Кавалеристъ описываетъ свое дътство: Боже мой, ствъ обрекъ его служенію алтаря, но Богъ не что за чудный, что за дивный феноменъ нрав- принялъ обътовъ, произнесенныхъ безсознательственнаго міра героиня этихъ записокъ, съ ея нымъ и недобровольнымъ повиновеніемъ чуждой юношеской проказливостью, рыцарскимъ духомъ, волѣ, а не собственнымъ стремленіемъ выполнить отвращениемъ къ женскому платью и женскимъ потребность своего духа и въ этомъ выполнения занятіямъ, съ ея глубокимъ поэтическимъ чув- обрѣсти свое блаженство!.. Не доказываетъ ли ствомъ, съенгрустнымъ, тоскливымъ порываніемъ второй, что только чувство истинно и достойно на раздолье военной жизни изъ-подъ тяжкой опе-человъка; но что всякая страсть есть ложь, заки доброй, но не понимавшей ея матери! И что блужденіе, гръхъ?. Чувство недопускаетъ убійствъ, за языкъ, что за слогъ у Девицы-Кавалериста! крови, насилія, злодейства, но все это есть не-

мы можемъ следать... Торжественно отказываемся ческое перо, и ему-то обязана она этой мужественотъ подобнаго подвига и признаемъ свое безси- ной твердостью и силой, этой яркой выразительліе для его совершенія... Но для насъ оставалось ностью своего слога, этой живописной увлекабы еще неизреченное блаженство передать чи- тельностью своего разсказа, всегла полнаго, протателю наше личное, субъективное впечатленіе, никнутаго какой-то скрытой мыслью. Глубоко пересказать ему, какъ потрясались, одна за дру- поразиль насъ этотъ отрывокъ, и по выходъ книгой, всё струны души нашей; какъ духъ нашъ ги вы вновь перечли краснорёчивыя и живыя то замираль и изнемогаль подъ тяжестью невы- страницы дико-страннаго и ноэтическаго летства носимаго восторга, то мощно возставалъ и овла- Дъвицы-Кавалериста. Мы приняли глубокое учадъвалъ своимъ восторгомъ, когда передъ нимъ стіе въ ея потеръ Манильки и Тетери, равно какъ разверзалось на минуты парство безконечнаго... и всего, что любила она въ дътствъ и что выры-Но мы не можемъ сдёлать этого... Мы увидёли вала у ней здая судьба, какъ бы закадяя ея даль безъ границъ, глубь безъ дна, - и съ тре- сердце для того поприща, на которое готовила петомъ отступили назадъ... Да, мы еще только ее; вмѣстѣ съ ней мы полюбовались ея Алкидомъ, изумлены, пріятно испуганы, и потому не въ си- гладили его по крутой щеї, чувствовали у шеки лахъ даже себъ отдать отчеть въ собственныхъ своей горячее дыхание его пламенныхъ нозпрей... ощущеніяхъ... Что такъ поразило насъ? — Мы не Жизнь и страняое поприще героини «Записокъ» знаемъ этого, но только предчувствуемъ это, - и поясняются нѣсколько ея молодостью; но ея дѣтотъ этого предчествія дыханіе занимается въ ство-это богатый предметь для поэзіи и мудрегруди нашей и на глазахъ дрожатъ слезы трепет- ная задача для психологіи. Не всѣ мѣста въ «Занаго восторга... Пушкинъ, Пушкинъ!.. И тебя пискахъ» такъ интересны, какъ «нфкоторыя видели мы... Неужели тебя?.. Великій, неужели черты изъ летскихъ леть», но неть ни одного

«Одна глава изъ неоконченнаго романа» силь- разсказъ. помъщенный въ «Отечественныхъ За-ственному произведенію, но какъ въ высшей степени мастерскому разсказу истиннаго событія. Записки Александрова (Дуровой). Глубокое и рёзкое впечатлёніе производить этоть дробностей и накоторой растянутости, такъ энер-Въ 1839 году появился въ «Современникъ» гически и съ такимъ искусствомъ изложенный!..

обходимый результать страсти. Что такое была селенныхъ стадами бизоновъ, пресъкаемыхъ оглюбовь Валеріана? — страсть могучей души и, какъ ромными лесами, таящими въ себе краснокожихъ всякая страсть — ошибка, обманъ, заблужденіе. дѣтей Америки, ведущихъ и между собой, и съ Любовь есть гармонія двухъ душь, и любящій, б'ёлыми непримиримую брань, - гл. у кого кротеряясь въ любимомъ предметь, находить себя въ мь Купера можете вы найти все это? А море, а немъ, и если, обманутый вившностью, почитаеть корабль? - туть онь опять какъ у себя лома: себя не любимымъ, то отходитъ прочь съ тихой ему изв'єстно названіе каждой веревочки на кострасти выражается воля человъка, стремящаяся, тъсномъ пространствъ палубы онъ умъеть завяственной необходимости, осуществить претензіи самую простую драму, и эта прама изумляєть своего самолюбія, мечты своей фантазіи или по- васъ своей силой, глубиной, энергіей, величіемъ, рывы киняшей своей крови...

шенъ конецъ ея, но мысль о немъ не леденитъ ный, могучій, великій художникъ! Воть это-то и луши: не вотше жила Лютгарда-она могла бы заставило всёхъ сдёлать ложное заключение, что лать о себь эту поэтическую въсть съ того свъта: Куперъ можетъ быть у себя дома только въ сте-

.. Я все земное совершила. Я на землъ любила и жила

тянуто изложенное: обличаетъ руку твердую. мужскую.

Браво или венеціанскій банцитъ. историческій романь. Соч. Я. Ф. Купера. Спб. 1839. Четыре части.

гими почитается какъ бы его подражателемъ самое пылкое и смёдое безграмотное воображеи ученикомъ; но это ръшительная нелъпость: Ку- ніе,—и почти во всъхъ нашихъ журналахъ было перъ — писатель совершенно самостоятельный, повторено, что Куперъ — хорошій романисть у оригинальный и столько же великій, столько же себя въ Америк' да на мор', а въ Европ' ср'геніальный, какъ и шотландскій романисть. При- зался, и что его «Браво» — скучный и пошлый надлежа къ немногому числу перворазрядныхъ, романъ. Вотъ такъ-то, — что много думать!... великихъ художниковъ, онъ создалъ такія лица и такіе характеры, которые нав'яки останутся чтеніе «Браво»: намъ было грустно удостов'єритьхудожественными типами: вспомните его Соколи- ся, что такой великій художникъ, какъ Куперъ, наго Глаза, который потомъ является Тенетчи- могъ писать плохіе романы, какъ какой-никомъ, вспомните его ичелинаго охотнека Павла, будь Больверъ. Вотъ уже мы, черезъ великую его Твердосердаго, его Харвея Бирша его Джона силу, прочли главу, другую... переводъ уже одо-Поля \*) и множество другихъ лицъ, въроятно лъвалъ наше терпъніе, нашу любовь къ искусстолько же, какъ и мив, знакомыхъ и перезна- ству, готовую на великія жертвы-даже на чтекомыхъ вамъ. Сверхъ того, будучи гражданиномъ ніе такихъ переводовъ... но вотъ мракъ началъ молодого государства, возникшаго на молодой разсвиваться, легкіе очерки стали превращаться земль, непохожей на нашь старый свыть, — онь въ живописныя фигуры, слабыя тыни — въ живые черезъ это обстеятельство какъ будто бы со- образы и лица, и, не смотря на ужасный перездалъ особый родъ романовъ — американско-степ- водъ, мы уже не читали, а съ ненасытной жадныхъ и морскихъ. Въ самомъ деле, эти дивныя ностью пожирали остальныя главы и части... И изображенія безпредёдьныхъ степей Америки, по- теперь, когда уже романъ давно прочтенъ, и текрытыхъ травой выше человъческого роста, на- перь носятся передъ нашими глазами эти дивные

грустью, съ какимъ то болѣзненнымъ блажен- раблѣ, онъ понимаетъ, какъ самый опытный лопствомъ въ луше, но не съ отчаяніемъ, не съ манъ, каждое движеніе корабля, какъ искусный мыслью о мшеній и крови, обо всемъ этомъ, что капитанъ—онъ умъетъ управлять имъ, и напалая унижаетъ божественную природу человека. Въ на непріятельское судно, и уб'егая отъ него. На вопреки определениямъ въчнаго разума и боже- зать самую многосложную и въ то же время а между тъмъ въ ней все такъ, повилимому, спо-А эта милая, прекрасная Лютгарда! — Стра- койно, неподвижно, медленно, обыкновенно. Ливпи, въ лѣсу, да на морѣ; но что если перенесетъ мъсто дъйствія своего романа на твердую землю, то непремънно потерпитъ кораблекрушение и ся-Да, повторимъ еще разъ: повъсть «Павиль- детъ на медь. Но великій художникъ не побоялонъ» представляеть собой прекрасное содержа- ся карканья критических вороньевь или воронь; ніе, увлекательно и сильно, хотя містами и рас- но, расправивь свои могучія ординыя крылья, и на чужомъ материкъ, подъ чуждымъ небомъ полетель темь же, ему одному свойственнымъ полетомъ, какимъ парилъ онъ подъ небомъ своей родины. «Браво», романъ, мъстомъ дъйствія котораго Куперъ избралъ Венецію, служить этому доказательствомъ. Недавно этотъ романъ явился на русскомъ языкъ въ самомъ безграмотномъ пе-Куперъ явился послѣ Вальтеръ-Скотта и мно- реводѣ, какой только можетъ себѣ вообразить

> Признаемся, не безъ страха принялись мы за образы, которые могла создать только фантазія великаго художника... Вотъ старый рыбакъ Антоніо, съ его энергичной простотой нравовъ, съ его благородной грубостью; вотъ глубокій, могучій, меланхолическій Браво; вотъ кроткая,

<sup>\*)</sup> А этого не угодно ли для курьезу сравнить съ Джономъ-Полемъ Александра Дюма, чтобы увидѣть разницу между самобытнымъ геніемъ творчества и литературнымъ обезъяничествомъ жалкой посредственности.

чистая, милая Лжельсомина; вотъ вътренная и вратившагося, по примъру «Б. для Ч.», въ мъсячлукавая Аннина-какія лица, какіе характеры! никъ, сколько надеждъ было возложено публикакъ сроднилась съ ними душа моя, съ какой кой на этотъ журналъ, полнавшій поль релакцію сладкой тоской мечтаю я о нихъ!... Коварная, знаменитаго, талантливаго и многосторонняго мрачная кинжальная политика венеціанской редактора. Поговарили было уже, что «В. для Ч.» аристократіи, правы Венеціи, регата или состя- приходить конець, что воть наконець-то явитзаніе гондольеровъ, убійство Антоніо — все это ся журналь, который дасть намъ критику безвыше всякаго описанія, выше всякой похвалы. пристрастную, благородную, независимую, осно-И все это такъ просто, такъ обыкновенно, такъ ванную на твердыхъ началахъ науки изящнаго, мелочно повидимому; люди хлопочуть, суетятся: въ ея современномъ состояній; - журналь, котокто хочетъ погулять, кто достать деньже- рый, какъ на ладони, будетъ показывать напъ нокъ, кто поволочиться, кто пощеголять; лица современную Европу со стороны ея умственной всвхъ веселы, публичныя гулянья пестреють пентельности и луховнаго развитія. Ждали, кримасками, по каналамъ разъбзжаютъ гондо- чали-кричали и ждали, и дождались... лы-но изъ всего этого выставляется какой-то колоссальный призракъ, наводящій на васъ оцё- дина, слёдовательно имёлъ всё матеріальныя пеняющій ужасъ. И все д'виствіе продолжается средства къ наружному достоинству, своевременкакихъ-нибудь три дня; вифшнихъ рычаговъ ному выходу книжекъ и улучшенью даже внутнътъ-вся драма завязывается изъ столкновенія ренняго содержанія черезъ приглашеніе къ разныхъ индивидуальностей и противоположности участью русскихъ писателей, пользующихся заслуихъ интересовъ, всъ событія самыя ежедневныя, женнымъ авторитетомъ. Имя редактора ручалось -- но только не разъ, во время чтенія, опустится за превосходный выборъ статей, за превосходу васъ рука съ книгой, и долго, долго будете вы смотръть вдаль, не видя перелъ собой никакого опредъленнаго предмета...

Прежде, нежели произносить такой рѣшительный и такой презрительный приговоръ произведеній такого великаго мастера, какъ Куперъ. не худо было бы прочесть его въ подлинникъ, если доступенъ языкъ его, или хоть во французскомъ переводъ, потому что всъ французские переводчики, вопреки большей части русскихъ, графические отзывы о книжкахъ или рецензіи имъютъ похвальную привычку заботиться о сныслѣ и правильности языка.

### Русскіе журналы. (Отрывки.)

Увы! на жизненныхъ браздахъ Мгновенной жатвой, покольныя, По тайной воль провидыиля, Восходять, эрвють и падуть: Другія имъ во вслёдъ идуть... Такъ наше вътренное племя Растеть, волнуется, кипить И къ гробу прадедовъ теснитъ. Придетъ, придетъ и наше время. И наши внуки, въ добрый часъ, Изъ міра вытеснять и насъ. Пушкинъ.

Что старина, то и дѣянье! Кирша Даниловъ.

Благословите, братцы, правду сказать. «Сынъ Отечества.»

Не станемъ писать исторіи «Сына Отечества» этого маститаго журнала, догоняющаго или перегоняющаго своими годами «Въстникъ Европы» многочисленныхъ и неудачныхъ попытокъ къ воз- вами: рожденью и обновленью, онъ перешель наконецъ въ руки человека, перваго именемъ своимъ въ русской журналистикъ. Не говоря уже о пере-

«Сынъ Отеч.» слълался собственностью Смирную критику и за многое превосходное. Но не всв надежды сбываются. Во-первыхъ, «С. О.» сталь отставать, такъ что последняя книжка его за прошлый годъ вышла вънынъшнемъ; «С. О.» явился съ самой скромной наружностью - на съренькой бумажкъ, слъпо и некрасиво напечатанный...

Но еще поразительнъе внутренняя сторона «С. 0.» Подъ критикой онъ сталъ разумъть библіои потомъ французскія статьи о предметамъ искусства. Въ рецензіяхъ была выговорена правда нѣсколькимъ плохимъ книжонкамъ, но главныя усилія были направлены-во-первыхъ, противъ людей, которые, по слупоту своей, видули въ «С.О.» не журнальное свътило, а какое-то тусклое пятно, знаменующее затинение на горизонтъ нашей журналистики; во-вторыхъ, противъ людей, которые, по закону давности, совершенно забыли «Московскій Телеграфъ» и смінлись надъ повтореніемъ устарёлыхъ понятій; въ третьихъ, противу людей, которые осмёдивались видёть въ Лажечниковъ даровитаго писателя, а не безграмотнаго писаку, а прекрасные романы его ставить выше романовъ Полевого. Что касается до критикъ, нереводимыхъ въ «С.О.» съ французскаго, то очень трудно опредълить ихъ сущность и цъль. Или уже такова организація нашего духа, или въ самомъ дёлё французы въ этомъ виноваты, но только для насъ ръшительно недоступна ясность французскихъ статей. Прочтя французскую статью со всевозможнымъ напряженнымъ вниманіемъ, мы всегда спрашиваемъ себя: да о чемъ блаженной памяти; скажемъ только, что, послѣ же хлопочетъ этотъ господинъ, или --- другими сло-

Да изъ чего жъ бъснуетесь вы столько?

По нашему мненію, только та статья хороша, мънъ въ планъ журнала, изъ недъльника пре- въ которой развита какая-нибудь мысль и въ

которой каждая мысль, являясь въ живомъ сло- достоинство не унижено: нёмпы изучають ихъ въ, теряетъ свою скелетную отвлеченность и не- какъ историческія лина въ наукъ изяшнаго, чтореходит в въ объективное представление. Прочтя бы чрезъ это изучение видъть ходъ и развитие такую статью, можно иногла не согласиться съ мысли о творчестве. Напротивъ того, какое знаея основаніями, но всегда можно сказать, какая ченіе могуть имьть Лагарпы и Жоффруа, кромь развита въ ней мысль, какъ она развита (т. е. разви какъ факты колобродства человическаго весь ея піалектическій ходъ), и потому ее можно разсудка? За что подорожить потомство статейвсегла помнить. Кажется, что противъ этой мыс- ками Жюль Жанена и статьями Густава Планша. ли, столь же простой, сколько и истинной, никто Сентъ-Бёва, Низара, Филарета Шаля? Скажите, спорить не станеть. Теперь приглашаемъ, не какое соотношение между этими людьми, имълъ угодно ли кому-нибудь для пробы пересказать ли кто изъ нихъ вліяніе на другого, чье имя содержаніе хоть статьи Филарета Шаля «Ны- должно стоять впереди, чье посл'я?... Н'ять, они нъшняя англійская словесность», помъщенной являлись всъ случайно, мысли ихъ родились слувъ 3 книжкъ «С. О.» за нынъщній годъ? Въ этой чайно, какъ личныя мнѣнія, ни на чемъ не осностать в говорится и о Шекспиръ, и о Байронъ, и ванныя, ни къ чему не привязанныя. Ихъ нао Вальтеръ-Скоттъ, о Соути и Вордсвортъ, но значение-не быть проводниками новыхъ идей объ объ искусствъ не говорится ни слова, а между искусствъ, исторически развивающихся; ихъ ретъмъ очень много наговорено омашинахъ, пилини- месло — высказывать эфемерный вкусъ толны. рахъ, новъйшей цивилизаціи, пароходахъ и о про- мивніе дня. Я въ восторгъ отъ «Руслана и чемъ, что до искусства не касается. Прочтя статью, Людмилы», а мой дакей безъ ума отъ «Еруслана вы не обогащаетесь даже ни однимъ новымъ Лазаревича»: мы оба правы, и еслибы мой дафактомъ о современной англійской дитературь, кей умьль написать статью, въ которой бы вы--- о мысли и уже и не говорю. А между тъмъ это сказалъ свое личное мнъне о высокомъ достоинеще самая лучшая французская статья въ «С. О.», ствъ «Еруслана Лазаревича» и о пошлости поэмы потому что между такъ называемыми критика- Пушкина, это была бы превосходная критичеми французскими Филаретъ Шаль еще отличает- ская статья во французскомъ духв. Я такъ дуся противъ другихъ большимъ количествомъ здра- маю, мнт такъ кажется-вогъ основание франваго смысла. Въ прошломъ году «С. О.» дебютиро- пузской критики. Эта произвольность во мнъвалъ двумя французскими статьями, очень дурно ніяхъ часто доходить до такихъ недѣпостей, котопереведенными: о Виктор'є Гюго, кажется, Сенть- рыя могуть являться только во французской ли-Бёва, и о Ламартинь, кажется, Низара. Боже тературь. Недавно одинъ французикъ, Арнуль мой, что это за произвольность въ понятіяхъ! Фреми, вздумалъ написать шуточное письмо къ Ничего не поймешь, ничего не разберешь!

Деруть, а толку нъть!

нътъ и намека. Какъ же послъ этого смъть пре- челъ нужнымъ перевести эту статью для своего зирать намцевь! Говорять, намцы темно пишуть. журнала, но и еще, въ выноска къ ней, глубоко-Не правда: что выше насъ, то намъ темно; но мысленно замѣтилъ, что «дѣдо стоитъ того, чтобъ станьте вашимъ развитіемъ въ уровень съ нём- надъ нимъ подумать». И потомъ онъ же перецемъ — и вы увидите, что онъ пишетъ ясно и велъ превосходную статью Варигагена о Пушкипонятно. А что и у итмцевъ есть темные писа- ит, для показанія пошлости современной итмецки, потому что у нихъ въ головъ темно, --это мож- кой критики и, чтобы лучше достичь своей пъно доказать изъ «Сына же Отечества»: прочтите ли, перевель ее ужаснымъ образомъ... Что обо въ 1 № статью Амедея Вендта «О нынъшнемъ всемъ этомъ сказать? состояніи живописи, ваянін, зодчества и музы- Теперь вы им'ьете понятіе, какова критика «С. ки». У нёмцевъ критика основана на законахъ О.», т. е. къ какому вёку, къ какому времени разума, всегда единаго и неизмёняющагося, на она относится и до какой степени принадлежитъ началахъ науки, сообразно ея современному состо- она нашему времени .... янію. Лессингъ, Шиллеръ, Шлегель и теперешняя дружина молодыхъ гегелистовъ-Ганцъ, Рётшеръ,

твии Дидро о томъ, что драма есть ложный родъ Запъли молодиы--кто въ лъсъ кто по дрова! и не принадлежитъ къ искусству, но что Корнель, Расинъ, Мольеръ, Вольтеръ, Шекспиръ (какое дикое сближение именъ!...) великие лю-О томъ, что называется основаніями науки— ди!!... И что же? Редакторъ «С. О.» не только по-

Важнтий отдель всякаго журнала - критика Бауманъ, Гото и другіе -- что такое всв эти име- и библіографія; онв, можно сказать, душа, жизнь на? - Это название періодовъ развитія науки его, потому что въ никъ резче всего высказыизящнаго, это названіе главъ[въ ея исторіи, пото- вается его направленіе, сила и достоинство. Каму что, повторяемъ, въ Германіи критика раз- ковы эти отдёлы въ «С. О.»,—вы видёли. Къ вилась исторически, и въ ея представителяхъ довершению нашего очерка, прибавляемъ еще вы увидите вліяніе и Канта, и Шеллинга, и Гегеля. дв'в-три черты. Редакторъ «С. О.» видить въ Мен-По этой причинъ, если Лессингъ, Шиллеръ и Шле- целъ великаго критика, и съ великамъ ликовагели теперь не могутъ быть законодателями вку- ніемъ объявиль, что Менцель разругаль новый са, то ихъ заслуга все-таки не забыта, и ихъ романъ Лажечникова и расхвалилъ Булгарина.

«Каменнаго Гостя» Пушкина, но что восхищается произведеній — «Каменнаго Гостя»?... vieux temps!...

свой характеръ, словомъ, быть выразителемъ опредъленія... своей мысли. Въ этомъ отношени «Библіотека для Чтенія»— лучшій прим'єрь: всё ея статьи что мы сказали о Полевомь, совершилось очень не только въ одномъ духф, но даже и пишутся естественно. Главифищая его услуга, и услуга однимъ языкомъ, однимъ слогомъ, потому что великая, состояла въ уничтожени ложныхъ автосглаживаются одной рукой. Это обстоятельство ритетовъ. Онъ явился на журнальное поприще можеть быть непріятно для тѣхъ писателей, еще въ то время, когда «мадригалъ Лилетѣ» которые принуждены были, силою обстоятельствъ, давалъ право на поэтическое безсмертіе; когда покориться такому усовершенствованію, но для литературное чинопочитаніе было во всей своей журнала это большая выгода, давая единство силь; когда столько дикихъ предразсудковъ цармился, съ своей стороны, къ этому единству; но, сталъ действовать съ энергіей, пыломъ и смелотомъ и о семъ — и не выполняетъ; то хочетъ уни- сказалъ этого публикъ, потому что и для самого зить Гоголя (по причинамъ очень важнымъ и него оно осталось навсегда тайной... Между очень извинительнымъ), то приторно его похва- тъмъ гоненіе на старое часто доходило до осльоценку Марлинскому, то, всномнивъ его обяза- потому, что старое... Но все это было нужно, и тельную статейку о «Клятвъ при гробъ Господ- все принесло великую пользу. Уничтоживши сонемъ», снова приходитъ отъ него въ обязатель- вершенно достоинство и заслуги Карамзина, мымая у него время заняться самимъ собой. Впро- жого голоса или не по привычкв съ детства дуваеть старое противъ новаго, пачиная отъ геніаль- върный, потому что его усилія требовались дуности Расина до русской проографіи...

вивств поучительномъ.

представляеть собою челов вкъ, который съ си- стоило только перед влывать и придвлывать — къ лостью и дарованіемъ, явился на литературномъ какой сфер'в знанія или д'ятельности, онъ брался поприщ'в рыянымъ поборникомъ новаго и могучимъ за все и во всемъ хот'йлъ быть нововводителемъ. противникомъ стараго; а сходитъ съ поприща, на Познакомившись съ немцами чрезъ французовъ, такой славой и такимъ успъхомъ, сходитъ съ Шеллингомъ черезъ французскія статьи, онъ убиль на Руси авторитеть Корнелей и Раси- теперь уже не нужно...

Эка важность! Менцель ругаль самого Гёте, и Полевой-ли первый привътствоваль Пушкина первообще онъ такой критикъ, ругательствомъ кото- вымъ и великимъ русскимъ поэтомъ, --и не онъ раго можно гордиться. Потомъ, редакторъ «С. ли теперь, одинъ изъ всёхъ журналистовъ, не О.» откровенно признался, что онъ не понимаетъ понимаетъ одного изъ самыхъ колоссальныхъ его гладкостью стиха... Удивителенъ ли послъ этого Полевой-ли первый былъ у насъ гонителемъ приговоръ статът Варигагена?... Увы! О bon литературнаго безвичсія, выдурности, натянутости. — и не онъ ли теперь въ восторгѣ не только отъ Марлинскаго, но лаже и отъ Каменскаго?... Желая быть бездристрастными не на словахъ. Мы не ставимъ Полевому въ вину того, что онъ а на самомъ дълъ, мы не скрыли отъ нашихъ не понялъ Гоголя и восходъ новаго великаго свъчитателей, что въ «С. О.» есть много прекрасныхъ тила привътствоваль неприличной бранью: Подестатей. Но что въ этомъ? - Журналъ, будучи вой и не могъ понять Гоголя, потому что, когда сборникомъ хорошихъ статей, долженъ быть еще явился Гоголь, Полевой былъ уже въ своей апои журналомъ, т. е. имъть свое направленје, геъ, и у него на все были уже составлены свои

Всякое явление имбетъ свою причину, и все. его духу. Нельзя сказать, чтобы «С. О.» не стре- ствовало въ понятіяхъ о поэзіи. И вотъ онъ какъ бы сбившись съ пути, онъ безпрестанно стью, открыто пошель противъ всего, что казапротиворванть самъ себв: начинаеть статьи -- и лось ему устарвынимь, отсталымь, и уничтожаль не оканчиваеть; даеть объщанія поговорить о его во имя новаго. Что такое это новое, онь не ливаеть; то какъ будто делаетъ настоящую пленія; нехорошо не потому, что не хорошо, а ный восторгъ. Мы думаемъ, что драмы и воде- молодое поколеніе — снова признали ихъ, но уже вили много мешаютъ самоцветности «С. О.», отни- признали свободно, а не по преданію, не съ чучемъ «С. О. » выражаеть свою идею: онъ отстан- мать одно и то-же. Успехъ Полевого былъ неимохомъ времени. Этому успаху всего болже быль обя-Остановимся на этомъ предметъ, грустномъ и занъонъ смътливости. «Revue Encyclopédique» служила для него и сокровищницей новыхъ идей, Въ самомъ двлв, не странное ли зрвлище и неръдко снабжала его статьями, которыя ему лой, энергіей, одушевленіемъ, вооруженный сий- чему было ему нужно. Не прилипившись ни къ которомъ подвизался съ такимъ блескомъ, съ онъ невърно понялъ ихъ. Познакомившись съ него — противникомъ всего новаго и защитня- говорилъ о тождествв и о томъ, что a=a... Все комъ всего стараго?... Не Полевой-ли первый это нужно было для того времени, и всего этого

новъ, —и не онъ ли теперь благоговъетъ предъ Мы извиняемъ теперешнюю ревность Полевого ихъ мишурнымъ величиемъ?... Чего добраго, мо къ прошедшему. У всякаго съ своимъ прошеджеть быть мы еще дождемся умилительных шимъ связано такъ много прекрасныхъ воспомистатей, гдё будеть доказываться величіе наній, и потому каждому кажется великимъ и Тредьяковскаго, Сумарокова, Хераскова?... Не истиннымъ только то, что явилось въ его время,

исполненъ былъ належды и сиды. Напротивъ Впрочемъ изъ этого слудуетъ, что солержание. того, настоящее для пожилыхъ людей часто бы- поскольку обнимаетъ оно сферу бытія, можетъ ваеть такъ грустно: дико сиотрять они на все служить этой ивркой. Но изивриль-ли критикъ новое, которое чуждо ихъ, уже застывшихъ въ содержание Джюльетты? Не есть-ли она полная извъстныхъ формахъ, и которому чужды они, женщина, выражение женственной природы и уже неспособные ни къ какому движенію. Когда женственнаго духа по преимуществу? Что же вышелъ Полевой на поприше, тогда гремвли и касается до воплощенной этой иден въ живую сіяли имена Гюго. Ламартина, де-Виньи, Баль- роскошную, въ высшей степени художественную зака - упивительно ли, что и теперь онъ почи- форму, -объ этомъ страшно и говорить, когда таетъ ихъ великими геніями? — Читая и перечи- дёло идеть о такомъ художникѣ, какъ Шектывая французскіе журналы, онъ безпрестанно спиръ... Потомъ критикъ говорить, что сумавстръчалъ въ нихъ имя Шеллинга, какъ величай стедшая Маргарита несравненно естественные шаго философа современнаго челов вчества, - уди- сумасшедшей Офеліи. По нашему мнівнію, дувительно ли, что Шеллингъ и теперь остается мать такъ, —значитъ не понимать ни Маргариты, для него первымъ философомъ, а его философія — ни Офеліи. Сумасшествіе есть отвлеченная идея. геркулесовскими столнами абсолютнаго мышленія? которая конкретируется только въ явленіи. Сума-Эта исторія всегда повторялась: кантисты не сшедшимъ можетъ быть всякій челов'якъ: вотъ хотвли вильть ничего великаго въ Фихте, фих- отвлеченное понятие; но каждый можеть быть тейсты съ иронической улыбкой смотръли на сумасшелшимъ только по своему, и ни олинъ су-Шеллинга, а шеллингисты въ Гегел'в видятъ смасшедшій на другого походить не можетъ: вотъ пустой призракъ. Вотъ отчего въ глазахъ Поле- понятіе конкретное. Не говоря о разницѣ хараквого Лессингъ и Шлегель мъшаютъ Варнгагену теровъ, одна разница обстоятельствъ, бывшихъ быть гдубокимъ критикомъ, а Шелдингъ Гегелю — причиной сумасшествія, деласть изъ Маргариты великимъ и первымъ философомъ современнаго и Офеліи два совершенно различныя лица, кочеловъчества. Вотъ почему современная нъменкая торыя не могуть ни повъряться, ни мъряться дитература, столько богатая и великая, такъ одно другимъ. Точно такъ же, какъ всякій челороскошно оплодотворенная духомъ великаго Ге- въкъ представляетъ собой отдъльный и особый геля, кажется ему пустопвътной и ничтожной, міръ, на всъ другіе не похожій, никакимъ дру-Это кругъ, начавшійся нападками на «Въстникъ гимъ не заменимый, — такъ и всякое художествен-Европы» и кончившійся редакторствомъ «Сына ное лицо. Въ этомъ то и состоитъ конкретность Отечества».

статки его происходять отъ гдубокой причины: масшествія Офедіи, то и сумасшествіе ея необонъ не понимаетъ современности и потому не ходимо носило-бы на себъ другой характеръ: можетъ угождать и нравиться ей. А такъ какъ точно такъ же, какъ еслибы Гамлетъ обставленъ сверхъ того онъ развлеченъ составлениемъ драмъ, былъ другими лицами, то и его болъзнениам неоперъ, комедій и водевилей, то и не имбетъ до- решительность, колебанія его воли, жалобы на

ресному и пріятному—къ «Отечественнымъ За- Конкретность даеть себя вид'єть не въ идет, а

съ уваженіемъ о разборѣ «Фауста», переведен- которая уже по одному тому, что она личность, наго Губеромъ. Въ этой стать высказано не можетъ ни быть замънена никакой другой много интересныхъ подробностей объ историче- личностью, ни быть мфркой другой личности. скомъ народномъ Фаустъ, преданіе о которомъ Какъ въ природъ нётъ двухъ лицъ, совершенно послужило формой столькимъ произведеніямъ и сходныхъ другь съ другомъ, такъ и въ сферф наконецъ самому «Фаусту» Гёте. Въ суждения искусства не можетъ быть двухъ лицъ, изъ кообъ этомъ великомъ произведении также выска- торыхъ одно делало бы не нужнымъ другое зано много дъльнаго. Но намъ не нравится при- тъмъ, что было бы лучше этого другого. Впрострастный отзывъ критика о цереводъ-отзывъ, чемъ можетъ быть критикъ подъ словомъ «нестоль несообразный съ уваженіемъ критика къ сравиенно естественнёе» разумёль художественгеніальному произведенію Гете, потомъ мы не ное выполненіе-въ такомъ случат мы, не обисогласны въ некоторыхъ мысляхъ. Критикъ го- нуясь, скажемъ ему, что съ этой стороны ему ворить, что Грехтень Гёте выше Джюльетты не доступны ви Офелія, ни Маргарита... ихъ совершенно равными одно другому, какъ върой во все прекрасное». Такъ — Фаустъ утра-

когда въ немъ интересы были живы, когда онъ формы, совершено равныя своимъ содержаніемъ. явленій действительности и искусства. Еслибы Теперь, чего вы хотите отъ «С. О.»? Всѣ нело- не Гамлеть, а другое лицо было причиной сустаточнаго времени для улучшенія самого себя... самого себя-все это, будучи тімъ же самымъ, Отъ «С. О.» обратимся къ предмету более инте- было-бы въ то же время и совершенно другимъ. въ формъ, и въ этой же формъ даетъ себя ви-Говоря о критик в «О. З.», должно упомянуть деть и индивидуальность, и личность субъекта,

Шекспира: странная и произвольная мысль! До Не можемъ мы также согласиться и въ мысихъ поръ еще не придумано инструмента для сли о самомъ Фаустъ, какъ о человъкъ «съ дуизм'вренія относительнаго достоинства созданій ве- шой сильной, съ дерзновенными замыслами и ликихъ поэтовъ, и потому условились почитать необузданными порывами, но съ уничтоженной

становится уже приторнымъ), а въ дъйствитель- ченность. Развъ не великое лъло-преобразовать ность бытія, какъ тождество истины съ явле- Россію?--А чтожъ, разві самъ народъ это слівніемъ: такъ-Фаусту все представлялось мечтой лаль, а не одинь челов'єкь, олицетворившій въ и призракомъ, -- но отчего и почему -- вотъ во- себт вст силы, все субстанціальное могущество просъ и вотъ въ чемъ сущность дела. Сколько этого нарола? Въ деле творчества единичность мы понимаемъ, это произошло съ нимъ оттого, творящей силы еще необходимъе. что, какъ человъкъ глубокій и всеобъемлюшій, онъ необходино долженъ былъ выйти изъ есте- чтобы гекзаметры Жуковскаго, въ цереводъ имъ ственной гармоніи луха и поссориться съ въй- отрывковъ «Иліалы» съ датинскаго, были лучше ствительностью; но для того, чтобы, принявши переводовъ Гнедича. Даже приведенные въ статъе въ себя всъ элементы жизни, перейти чрезъ всъ «О. 3». примъры ръщительно увъряютъ совершенея противоръчія и отрицанія, черезъ долгое и но въ противномъ. И почему бы этому и не быть разумнаго знанія, примирить ихъ въ своемъ раз- правъ на превосходство передъ темъ и другимъ; умномъ созердания и черезъ то -- снова прі- но постигнуть духъ, божественную простоту и плаобръсти утраченную гармонію души, но уже не стическую красоту древнихъ грековъ было сужестественную, а сознательную, и снова обръсти дено на Руси пока только одному Гиъдичу. пъйствительностью, хотя бы то было только пля того, чтобы сказать: «въ предчувствіи такого тейшему и блистательнейшему отделу «О. З.» блаженства я наслаждаюсь теперь прекрасной къ отдёлу «словесности», въ которомъ, по минутой!» — и умереть... Да не подумають, что оредствамь «О. З.» и по отношенію ихь къ нашимъ мы претендуемъ объяснить основную мысль та- литературнымъ знаменитостямъ, съ ними ни одинъ кого великаго созданія, какъ «Фаустъ» Гёте: изъ русскихъ журналовъ не можетъ соперничать. нъть, мы только претендуемъ на то, что наше Пробъжимъ сперва по блистательному списку предположение (а не утверждение) ближе къ исти- оригинальныхъ повъстей въ 5 № «О. З.» нъ. нежели мысль критика «О. З»... Какъмного «Книжна Зизи» кн. Одоевскаго читается съ есть людей, которые лишены втры въ истину, наслаждениеть, хотя и не принадлежить къ лучпо своей ничтожности и пустотъ, а между тъмъ шимъ произведеніямъ его пера.-Отрывокъ изъ кто почтетъ такого человъка достойнымъ героемъ романа «Вадимовъ» Марлинскаго — фразы, надуподобной поэмы? Распаденіе Фауста должно имъть тыя до безсиыслицы. «Исторія двухъ калошъ», случайность...

щихъ собою цълое и единое по духу и характеру; наго произведенія, а повъсть гр. Салогуба ся отнюдь не въ субстанціи, а въ личномъ, ин- какъ противоядіе пов'єстей Марлинскаго дивидуальномъ, субъективномъ опредѣленіи. И Въ 4 № «Дочь чиновнаго человѣка», повѣсть

тилъ вкру, но не въ прекрасное (это выражение безсмысленнымъ словомъ, какъ безличная отвле-

Не можемъ мы также согласиться и въ томъ. кровавое испытаніе, путемъ разумнаго опыта и такъ! Жуковскій имфеть слишкомъ много другихъ

Теперь обращаемся въ самому лучшему, бога-

гдубокій смысдъ какъ необходимость, а не какъ пов'ясть графа Салогуба, — лучшая пов'ясть въ «О. З.» и ръдкое явленіе въ современной русской Въ стать вобъ «Иліаль» разсуждается больше литературь. Прекрасная мысль свътится въ одуо томъ - Гомеръ или народъ создалъ это въко- шевленномъ и мастерскомъ разсказъ, котораго вое произведение искусства. Вопросъ этотъ на- душа заключается въ глубокомъ чувствъ челочинаетъ становиться смешонъ, а между тёмъ вечественности. Мы не говоримъ о простоте, ему придають такую важность. Народъ можеть безыскусственности, отсутствіи всякихъ претенсоздать преогромную книгу пісень, представляю- зій: все это необходимое условіе всякаго прекрасно никогда народъ не создаетъ изъ лоскутковъ прекрасный, благоухающій ароматомъ мысли и и отрывковъ поэмы, представляющей собою цѣ- чувства, литературный цвѣтокъ. Во 2 № помѣлое и стройное по содержанію и форм'я. Это про- щенъ «Павильонъ» Дуровой, о которомъ мы уже сто на просто — нелѣпость нелѣпостей. Нѣкото- высказали наше мнѣніе. Въ З № помѣщена рые искусники поговаривали о возможности изъ «Бэла», разсказъ Лермонтова, молодого поэта народныхъ малороссійскихъ думъ о «Богданъ съ необыкновеннымъ талантомъ. Здъсь въ первый Хмедьницкомъ» составить поэму, столько же цё- еще разъ является Лермонтовъ съ прозаическимъ лую и стройную, какъ и «Иліада»: попробуйте, опытомъ-и этотъ опыть достоинъ его высокаго господа, а пока не подтвердите на дълъ вашей поэтическаго дарованія. Простота и безыскусмысли, мы вамъ не повъримъ. Народъ живеть ственность этого разсказа невыразимы, и каждое въ своихъ представителяхъ, которые относятся слово въ немъ такъ на своемъ мъстъ, такъ бокъ нему, какъ голова къ туловищу. Такую-то го- гато значеніемъ. Вотъ такіе разсказы о Кавказѣ, лову имъли эллины въ Гомеръ. Говорятъ, что о дикихъ горцахъ и отношеніяхъ къ нимъ натрудно поверить, чтобы одинь человекь могь шихъ войскь мы готовы читать, потому что такіе сделать такое великое дело. Напротивъ, труднее разсказы знакомять съ предметомъ, а не клевеповърить, чтобымного людей могли сдълать одно щутъ на него. Чтеніе прекрасной повъсти Лертакое великое дёло. Всякая разумная сила являет- монтова многимъ можетъ быть полезно еще и

потому слово «народъ» часто бываетъ самымъ Панаева (И. И.). Это одна изъ русскихъ по-

въстей нашего талантливаго повъствователя. пламеннымъ чувствомъ и сверхъ того пред- нами мипографированными. Москва. 1839. ставляеть собой мастерскую картину петербургскаго чиновничества, не только съ его внёшней, лъленнъе.

по нашему мнёнію, лучшее произведеніе талант- природой въ него вложенному! ливаго казака Луганскаго. Въ немъ такъ много — Послѣ «чистѣйшей нравственности» особенно тельность, такой сильный интересъ, что мы не послѣ Корабле Крушенія». читали, а ножирали эту чудесную повъсть. Характеръ героя ем-чудо, но не вездъ, какъ кажется намъ, выдержанъ; но солдатъ Власовъ и его отношенія къ герою пов'єсти—это простороскошь. кова. Москва. 1839.

Такъ-то дебютировали на сценъ журналистики возобновленныя «Отечественныя Заински». Есдетъ еще лучше начала, то, при своихъ мате- безсмысленности всякаго явленія есть его случайріальных в средствихъ, при своихъ выгодныхъ ность. Законъ этотъ всего разительнее выказыотношеніяхь почти ко всёмь пишущимь знаме- вается въ произведеніяхь ума и творчества ченитостямъ, «О. З.», безъ всякаго сомизнія, не за- ловіческаго. Вы читаете романъ Вальтеръ-Скотмедлять занять первое мъсто въ современной та, знаете, что это вымысель, что ничего этого русской журналистикъ.

Соч. Бълинскаго. Т. І.

Новъйшій дътскій Робинзонъ, или Какъ и всв его повъсти, она согръта живымъ, поболытнющия приключения Робинзона Крюзое. Разсказъ отща своимъ дътямъ. Съ восемно карти-

Подъ этимъ рыночнымъ заглавіемъ плошалная но и внутренней, домашней стороны. Содержание литературная промышленность изпала коротеньповъсти просто, и темъ пріятите, что при этомъ кую выборку, сделанную, разум'євтся, очень адяоно богато потрясающими драматическими поло- повато, изъ извёстного дётского романа. Лвё женіями. Однимъ словомъ, пов'єсть Панаева вещи особенно хороши въ этой выборк'є: чист'єйпринаддежить къ самымъ приметаледьнымъ явле- шая нравственность и картинки съ полписями. ніямъ литературы нынёшняго года. Не чужда Подъ чистейшей правственностью авторъ выборона и нелостатковъ, но они не важны, хотя по- ки разумфетъ наказание Робинзона за его ведивъсть и много бы выиграда, еслибы авторъ дадъ чайшее преступление, состоявшее въ безпокойномъ себь трудь изгладить ихъ. Но главный недоста- духь, который стремиль его за моря. Не странно токъ состоитъ въ отдълкъ характера героя по- ли такое обвинение? Не самъ ли Богъ одарилъ въсти: авторъ какъ будто хотълъ представить каждаго человъка особеннымъ стремленіемъ и илеаль великаго художника въ молодомъ чело- на разности этихъ стремленій основаль зданіе въкъ, который въчно взимхаетъ по какимъ-то человъческаго общества?.. Одинъ — воинъ, друнедостижимымъ для него идеаламъ творчества, гой — судья, третій — ученый, художникъ, реи ничего не можетъ создать, — что и составляетъ месленникъ и т. д. И слава Богу, если каждый мученіе и отраву всей его жизни. Это ндеаль ху- дёлается тёмь или другимь не по случаю, а по дожника Полевого, который не разъ пытался внутреннему расположенію, влеченію. Нужно ли его изобразить въ своихъ повъстяхъ. Но это уже толковать, какую пользу принесли человъчеству устаръдый взглядъ на искусство: нынче думають, Куки, Лаперузы, Беринги и другіе, и именно почто художникъ потому и художникъ, что безъ тому, что родились со страстью къ мореплаванію? мученій и натугь свободно можеть воплощать Что, еслибы нажные родители того или другого въ живые образы порождения своей творческой запретили путешествовать своему сыну? Чего бы фантазіи: но что томяшіеся по нелосягаемымъ тогда лишились наука и челов'ячество!.. Любовь для нихъ идеаламъ художники-или просто пу- и уважение къ родителямъ, безъ всякаго сомнъстые люди съ претензіями, или обыкновенные нія, есть чувство святое; но все должно быть въ талантики, претендующіе на геніальность. Гені- своихъ границахъ, и ничто ничему не должно м'ьальность не есть проклятіе жизни художника, но шать. Всякій человікть обязань своимъ родитесила познавать ея блаженство и осуществлять въ лямъ; но въ то же время онъ есть и самъ себъ живыхъ образахъ это познаніе. Впрочемъ изъ цёль, такъ что ограничить поприще его жизни нъкоторыхъ мъстъ повъсти кажется, что авторъ только успокоеніемъ «нъжныхъ родителей» знаи хотель изобразить въ своемъ герот такого чило бы уничтожить его значение, какъ существа жалкаго недонска; это темъ яснее, что онъ по- разумнаго, самостоятельнаго и свободнаго, имеюдавляется простымъ и возвышеннымъ въ своей щаго обязанности не только къ родителямъ, но простот'ь характеромъ героини; но въ такомъ и къ обществу, и къ самому себ'в, — обязанности, случав автору надлежало бъ быть яснве и опре- не менве первыхъ священныя. Изволите видвть, Робинзонъ былъ наказанъ судьбой за то, что Въ 5 № — «Бъдовикъ», повъсть Даля. Это, послъдовалъ своему внутреннему влеченію, самой

человъчности, доброты, юмора, знанія человъче- пльнительны въ книжиць картинки, но еще восскаго и преимущественно русскаго сердца, такая китительнее подписи подъкартинками; вотъ одна самобытность, оригинальность, игривость, увлека- изъ таковыхъ: «Робинзонъ ви Кинутъ на островъ

## Стихотворенія Владислава Горча-

Признакъ разумности всякаго явленія есть его ли-чего и должно ожидать-продолжение бу- необходимость, тогда какъ, наоборотъ, признакъ не было; но между темъ принимаете въ разсказанномъ событін такое живое участіе, какъ буд- вамъ не хочется прочесть этихъ стиховъ, котото бы оно связано съ собственной вашей жизнью; рыми вы при первомъ чтеніи можеть быть восвы любите его героевъ или ненавидите ихъ, какъ хищались; даже и не переставая уливляться имъ. булто бы они вамъ знакомы, булто бы вы ихъ ви- вы никакъ не можете улержать ихъ въ памати. лъли, знаете ихъ въ липо; прочтя романъ, вы а если и достигаете этого, то усиліемъ, и притомъ прододжаете его въ своей фантазіи, думая, что такъ, что безпрестанно забываете: ванъ все касталось съ темъ и другимъ лицомъ, какъ начало жется, что чего-то нелостаетъ въ нихъ: несмотря послу того жить то и пругое липо. Отчего это? -- на ихъ высокое, по вашему мивню, достоинство, оттого, что туть все необходимо, т.е. что все собы- въ нихъ есть что-то странное: это что-то есть тія вытекають изъ индивидуальностей д'айствую- произвольность, случайность; не сами собой щихъ лицъ, ихъ личностей и характеровъ, всей сошлись эти стихи, вызванные волшебнымъ скиихъ непосредственности, и изъ взаимныхъ ихъ петромъ чародея-поэта, неть, ихъ свелъ насильположеній и отношеній другь къ другу; оттого, но, за-вороть или напряженный, неестественный что авторъ не положиль туть ни одной случай- восторгь, какъ бы отъ пріема опіума или дурмана, ной черты, ни одного производьнаго штриха, ко- или конечная водя и самодюбіе при усиденномъ торые можно было бы выскоблить безъ ущерба и труд'ь; они могуть быть исправлены, переправискаженія цілаго; но всів его черты до малівіт лены, намівнены, перемівнены, потому что не дишаго штриха необходимы, следовательно раз- намической самодеятельной силой изъ ничего умны, а потому неизмънимы и незамънимы. Но являющагося духа созданы они, но сдъланы мене таковы накоторые петербургские и московские ханическимъ разсчетомъ, обдуманнымъ соображероманы: и въ нихъ повидимому все естественно, ніемъ. Истинный поэтъ, когда пишетъ, видитъ все оправдывается извъстными и достаточными передъ собой все свое стихотворение въ его цъпричинами; но вы на зло собственному разсудку лости; ложный, написавши два первые стиха и саминъ себъ какъ-то не признаете очевидно- съ раза и не думая, обыкновенно задумывается сти этихъ причинъ, но васъ оскорбляетъ самая надъ двумя последними, и эти два последніе быпростота и естественность этихъ событій, кото- ваютъ обязаны своимъ явленіемъ не саминъ себъ, рыя по прочтеніи смутно, хаотически бродять а риом'в. Что же въ этомъ случай значить риовъ вашей памяти, какъ несвязные отрывки ка- ма? - Чистъйшую случайность, сестру произволького-то тяжелаго и нескладнаго сна, котораго ности, плодородную мать призраковъ... Какъ вы не можете себь ясно припомнить, какъ ни си- явленіе, эта случайность имьеть свой интересъ литесь. Отчего это? — оттого, что всв эти со- иля наблюдающаго духа, точно такъ же, какъ бытія произошли и явились сами по себъ, безъ имъютъ для пего свой интересъ уродливыя бовсякаго соотношенія къ действующимъ лицамъ, лезни, уродливые младенцы о двухъ головахъ, безъ всякой зависимости отъ нихъ, и это опять съ однимъ глазомъ... Особенно интересна эта не случайно, а по причинъ, потому что эти дъй- призрачность, когда принимаетъ на себя приствующія лица не суть субъективныя опредёле- зракъ действительности такъ, что только опытнія, возникшія изъ зерна самой въ себъ замкну- ный глазъ и сильное, острое внутреннее зръніе той (чтобъ не сказать нёмецкимъ словомъ-кон-могутъ разсмотрёть ее. Это зависить отъ болькретной) мысли, носящія въ самихъ себъ, а не шей или меньшей образованности, силы разсудка внъ себя свою необходимость или разумность, но и воображенія (а не разума и фантазін), опытбезличные призраки, слепленные чрезъ внешнее ности, сметливости, ловкости и сметлости того, слъпление отвлеченныхъ признаковъ, и потому чье самолюбие или заблуждение порождаетъ ее. чисто случайные и произвольные. Точно также, И такую случайность безпощадно должно препосмотрите: вотъ стихи; они просты, какъ обык- следовать, какъ врага сильнаго и опаснаго, коновенная разговорная рачь, чужды пестроты и торый не лучше лукаваго задернеть отъ неопытяркости цвътовъ и красокъ; но вы невольно оста- наго взора дъйствительность и замънить ее обнавливаетесь надъ ними; но вы навсегда знаете манчивыми призраками. Но когда она является ихъ, если разъ узнали, и иногда, прочтя нечаян- въ лохмотьлхъ, во всей отвратительности своего но и безъ вниманія, вспоминаете и помните ихъ нищенства -- всякое ожесточеніе противъ нея бууже послё прочтенія, къ собственному своему уди- деть донкихотствомъ. вленію: значить, что въ нихъ все необходимо, что въ нихъ одинъ стихъ ведетъ за собой другой, и что золотой серединъ нежду двуня этими странностями: не риема, а внутренняя, невидимая связь съ пер- ихъстихъ довольно гладокъ и вообще благопристовыми стихами условливаетъ последніе; не зная енъ, такъ что ихъ нельзя причислить къ числу явлевторой строфы, вы узнаете ее, когда прочтете, ній рыночной литературы; но въ то же время какъ будто бы прежде знали ее, и вы безоши- ихъ стихъ и далеко не такъ звонокъ, блестящъ, бочно сами угадываете, что вотъ этимъ стихомъ гладокъ, мысль ярка и затвилива, чтобы ихъ оканчивается вся пьеса. Напротивъ, у иного поэта можно причислить къ той случайности, которую стихъ и гладокъ, и звученъ, и громокъ, образы не всякій можетъ отличить отъ действительности. поразительны своей новостью и смёлостью, мысль основная ярка и цветиста, а между темъ

Стихотворенія Горчакова занимають м'ясто въ

Такъ ты, моя арфа, Огонь своихъ звуковъ Налъ серпиемъ разсынь И разугой небо Души моей спрой Утышь хоть на мигъ!

пала надъ сердцемъ его огонь своихъ звуковъ, и повые обороты, проявляя новыя стороны человънебо сирой луши его уташила хоть на мигъ ра- ческаго духа». Мы совершенно согласны съ этой дугой» — и не грамматически, и не складно! Сло- фразой, особенно если въ ней слово «смыслъ» вомъ, это больше, чемъ соединение несколькихъ заменить словомъ «разумъ», но мы никакъ не случайностей: это просто --соединение насколь- можемь согласиться, чтобы эта, какъ называетъ кихъ нел'впостей... Но, скажутъ, это только ее ораторъ, «непостижниая тонкость смысла» шесть стиховъ изъ целой пьесы, а въ одной была и добродетелью, и недостаткомъ нарола. пьесь могуть найтись шесть дурныхъ стиховъ, какъ и умственная добродътель, почти всегда Чтобы не полозр'ввали насъ въ пристрастіи, ука- обдичающая недостатокъ развитія высшихь дужемъ, пожалуй, на цълое стихотворение «Цвъ- шевныхъ силъ — ума, воображения и эстетиче-

будь въ этомъ стихотвореніи вашъ разсудокъ-- эта многосторонность духа, о которой говоритъ сосной првтеть душистый првтокъ, не роза, не разума? Что у нашего народа есть не только ландышъ и не темная фіалка, а краса полей — обыкновенная способность — воображеніе, эта незабулка: пвътокъ этотъ посаженъ и взделъянъ память чувственныхъ предметовъ и образовъ, но красавицей-дівицей, онъ увянеть, а сосна все и высшая, творческая способность-фантазія и зеленая (для стиха тутъ пропущенъ глаголъ, глубокое эстетическое чувство - это доказываютъ безъ котораго въ періодъ не достаетъ смысла); русскія народныя пъсни, то заунывныя и тосклина будущую весну опять взойдеть, а сосну ужъ выя, то трогательныя и нажныя, то разгульныя сломаль вътерь, и солнечный жаръ спалить цвъ- и буйныя, но всегда безконечно могучія, всегда токъ «во цвътъ дней»; увяла ты, моя лю- выражающія широкій разметь богатырской души... бовь, дъвина въ могилъ, какъ незабулочку Что разумъ и эстетическое чувство суть по преее сгубилъ ненастный рокъ». Что это такое? имуществу достояние и принадлежность великаго Повторяемъ: даже и не случайность, а просто — народа русскаго, его характеристическія прибезтолочь...

Ръчи, произнесенныя въ торжественномъ собраніи императорскаго Московскаго университета 10-го іюня 1839. Москва

Въ брошюръ, заглавіе которой здъсь выписано. кром'в р'вчей Морошкина и Сокольскаго, есть еще скаго духа, такіе могучіе проблески его, какъ и «Краткій отчеть о состояніи Императорскаго Пушкинъ и Гоголь?... Неужели русскій народъ Университета за 1838 — 1839 академическій богать только разсудкомъ и бёдень разумомъ и

московскихъ университетскихъ «актахъ» превос- денческомъ обществъ отъ умственнаго и нравходныя рачи. Въ 1836 году мы прочли пре- ственнаго застоя» — говоритъ ораторъ. Дайствикрасную речь Щуровскаго; въ 1838 году мы тельно такъ, т. е. отъ такихъ причинъ развипрочли прекрасную ръчь Крылова о римскомъ лась тонкость разсудка у персіянъ и китайцевъ; прав'; въ нын'вшнемъ году мы прочли превос- неужели подъ эту же категорію подходить и моходиую рвчь Морошкина «объ Уложеніи и посль- лодая Россія, молодая, не смотря на то, что дующемъ его развитіи»...

за развитіемъ этой рібчи, то наша рецензія пре- послів указанныхъ нами фактовъ, такая мысльхотъли выписать все места, отличающияся мо- ности. «Напротивъ того, продолжаеть ораторъ, кое-какихъ мъстъ.

жающую читателя своей странностью. Ораторъ находить въ русскомъ народѣ «творческій, безконечно изобратательный смыслъ, который непрерывно выступаеть изъ круга положитель-Поэтъ просить свою арфу, чтобы она «разсы- ности, непрерывно стремится впередъ, совершая скаго чувства. Что въ русскомъ народ в есть огром-Скажите, Бога ради, поняль ле коть что-ни- ный элементь разумности, - это несомивнно; и я уже не говорю, ваше чувство? «Подъ зеленой самъ ораторъ, что же она, какъ не проявление мъты, — это доказывають и наши гигантскіе успахи въ пивилизаціи въ столь короткое время, и наше молодое просвъщение, и наша молодая литература. Сто леть назадь мы имели только сатиры Кантемира, а теперь уже гордимся именами Ломоносова, Фонвизина, Державина, Карамзина, Крылова, Батюшкова, Жуковскаго. Грибовдова... А такія гигантскія проявленія русэстетическимъ чувствомъ? «Тонкость разсудка Вотъ уже третій годъ, какъ мы читаемъ въ можетъ развиться и въ дряхлеющемъ, и въ млаимфетъ уже девятивфковую исторію и совершила Еслибы мы хотели шагъ за шагомъ следить несколько цикловъ своего развитія?... Неть, вратилась бы въ огромную критику; а еслибы мы парадоксъ, не имфющій даже и достопиства странгучимъ и увлекательнымъ краснорфчіемъ, то намъ глухота разсудка, при остротъ ума и воображепришлось бы перепечатать почти всю рвчь, отъ нія, бываеть иногда плодомъ высокой цивилизаслова до слова. Предоставляемъ самимъ читате- ціи, доброд втелью свободно рожденнаго народа». лямъ прочесть ее всю, а сами слегка коснемся Еще парадоксъ!... Мы желали бы, чтобы ораторъ указаль намъ на народъ, отличившійся или отли-На 22 страницъ мы встрътили мысль, пора- чающійся умомъ, эстетическимъ чувствомъ, а

ностью, фантазіей и эстетическимъ чувствомъ? юриспруденціи, но мы будемъ и поэтами, и фи-Напротивъ, англичане, гордящієся Шекспиромъ, лософами, народомъ артистическимъ, народомъ же время и народъ, отличающійся силой раз- промышленнымъ, торговымъ, общественнымъ. Въ сулка, способностью анализа и практическимъ Россіи видно начало всёхъ этихъ элементовъ, и умомъ. Если въ ихъ искусствъ и ихъ исторіи если эти элементы все еще остаются элементами, видно преобладание разума и фантазіи, то въ а не дъйствительными явленіями, это значить. ихъ мышленіи видно явное преобладаніе раз- что всё изв'єстныя опредёленія не въ пору ему. сулка. Голдандцы, соотечественники Рубенса, что гнило для него всякое человъческое оружие, гордые двумя школами живописи---нидерландской ненадежны никакіе человіческіе доситхи, и пои фламанской. — въ то же время суть и народъ тому-то онъ, какъ божественный Ахиллъ, безразсудка и практическаго ума. Какая чудовищно- оружный, бездейственный, но могучій и страшогромная сила разсудка видна въ нёмцахъ Кантё ный, ждеть отъ небожителя Гефеста неземного и Гегель, которые, особливо последній, въ то вооруженія; а для враговь и недруговь ему доже время отличаются и чудовищно-огромной си- статочно выйти на валь и трикраты криквуть... лой разума и эстетическаго чувства, не говоря Не можемъ довольно надивиться, какъ такая уже о томъ, что вообще умозрительные, транс- странная мысль попала въ такую прекрасную пендентальные и фантастические нёмцы въ дёй- рёчь... но это единственное пятно ея. ствительной и практически-положительной жизни аккуратны и разсудительны какъ нельзя болже, или, лучше сказать, разложение юридическихъ Такъ точно и русскій народъ, богатый элемен- началъ «Уложенія», —разложеніе, въ которомъ тами разума и эстетическаго чувства, въ то же разсматриваетъ ораторъ основные законы «Уловремя отличается и необыкновенной сметливостью, женія», государственныя учрежденія, областныя смышленостью, практической деятельностью ума, учрежденія, просвещеніе, государственная служостроуміемъ, аналитической силой разсудка «Но ба, гражданскіе законы. Превосходенъ взглядъ если природа и исторія создали насъ юристами, оратора при рішеній заданнаго имъ себі вопроса: а не философами и не поэтами, и мы привычите «На какихъ началахъ основана гражданская къ землъ, чъмъ къ облакамъ, то будемъ же до- часть «Уложенія». Начала эти семейственныя, вольны нашей судьбой, будемъ юристами въ совер- патріархальныя, по его різшенію, которое кашенств'я, будемъ римлянами въ юриспруденціи». жется намъ глубоко-в'ярнымъ и истиннымъ. Прекрасно, но мы никакъ не можемъ удовлетвориться такой бъдной участью. Нътъ, мы думаемъ тали исторію права на Руси и разоблачили его или, дучше сказать, мы в римъ и знаемъ, что внутреннее значение и сокровенную, таинственміродержавныя судьбы в'ячнаго промысла, при- ную сущность - мысль, -- как в далеко подвинулась рода и исторія, не осудили Россію на такое одно- бы русская исторія! Право есть красугольный стороннее и узкое существование, въ тесноте камень общественнаго здания, цементъ, связывакотораго неестественно склались бы огромные ющій его части, и потому пока темна эта сторочлены ея богатырскаго тёла, прервалось бы ды- на исторіи какого либо народа, то и сама истоханіе ея широкой груди и сжался бы глубокій рія его, по необходимости, есть темный, непрои могучій духъ. Нътъ, мы въримъ и знаемъ, что ходимый лъсъ. Монета, подати, источники проназначеніе Россім есть всесторонность и универ- мысловъ, основанія военной службы, права сосальность: она должна принять въ себя всё эле- словій, ихъ взаимныя отношенія, судъ и распраменты жизни духовной, внутренней, гражданской, ва, ихъ формы — безъ званія всего этого нѣтъ политической, общественной, и, принявши, должна знанія исторіи. Исторія войнъ и договоровъ есть самобытно развить ихъ изъ себя... Мы еще не только одна сторона исторіи народа, есть истофилософы -- это правда, но мы уже обнаружи- рія частная. Итакъ, пусть сперва обработають эти ваемъ живое стремление къ разумному знанию, и частныя истории; пусть занимающийся дипломаесли не въ философіи, то въ частныхъ знаніяхъ тіей разработаетъ исторію договоровъ; воинъпросвъщение гордится уже именами пъсколькихъ искусства въ России; литераторъ, лингвистъ-

вифстф съ тфиъ и глухотой разсулка, какъ ре- знаменитыхъ математиковъ, астрономовъ, морезультатомъ высокой цивилизаціи. Мы думаємъ, плавателей. Сколько знаній было соединено въ что необыкновенная сила разсудка какъ въ че- лиць одного отца русской науки и русской лиловект, такъ и въ народе, отнюдь не условли- тературы- Ломоносова! Что касается до поэзіиваеть силы разума и обладание эстетическимъ мы уже давно поэты: вёдь Пушкинъ не могь же чувствомъ; но что разумъ и эстетическое чув- быть явленіемъ случайнымъ, а Пушкина мы, ство необходимо условливають и необыкновен- даже по сознанию самихъ иностранцевъ, смёдо моную силу разсудка. Въ отношени къ разсудку жемъ противопоставить любому поэту всёхъ наи практическому уму ни одинъ народь въ мірѣ родовъ и всёхъ вёковъ. Такъ зачёмъ же намъбыть не можеть равняться съ французами, — но зато только юристами, новыми римлянами въ юриспрукакой же народъ въ Европъ бълвъе ихъ разум- денціи? - Мы будемъ и юристами, и римланами въ Байрономъ и Вальтеромъ-Скоттомъ, суть въ то ученымъ и народомъ воинственнымъ, народомъ

Чрезвычайно любопытно въ «рѣчи» изложеніе

Если бы такимъ образомъ юристы наши обрабодаже оказали уже некоторые успехи, и русское изобразить намъ характеръ и развите военнаго

 исторію ісрархій, монастырей и такъ далѣе. Это поважнее вопроса, важности котораго никто не взяль на себя труда истолковать. - вопроса, безплодныя решенія котораго успеди уже сдёлать сухимъ и педантскимъ занятіе русской исторіей. Вотъ, когла обработаются всё эти частрін русской — тогда только возможна будетъ истин- какъ чернильнымъ нятномъ б'ёдая бумага, полло надвяться отъ него великихъ услугъ русской въ твореніи его отцовъ?» и отвъчасть: «но это произволства. Морошкинъ принадлежитъ къ но- Петра возмутила отжившая идея, мертвая форвому покольнію ученыхъ, — не къ тому, которое ма, невыжество, предразсудки, лынь, азіатизмъ ромъ музыки, которое деленіе поэзіи на эпиче- му наши слова, когда самъ ораторъ, чрезъ нескую, лирическую и драматическую основываеть сколько строкъ, обнаруживаеть пустоту этой на прошедшемъ, будущемъ и настоящемъ време- фразы следующими чудными строками: ни, которое наконецъ громкими фразами силится прикрыть нишету своихъ знаній; нътъ, Морошкинъ не имъетъ ничего общаго съ этими учеными: всёмъ извёстна его пламенная любовь къ начкъ, его огромная начитанность, добросовъстная ученость, а рёчь его показываеть еще, что Богъ даль ему душу живую, открыль его разумѣнію таинственную глубину мысли и одарилъ его огненнымъ словомъ. Вся ръчь Морошкина есть образецъ глубокомыслія, учености, живого пламеннаго красноръчія, мъстами возвышающагося до поэзіи. Мы не можемъ удержаться, чтобы не выписать изъ его ръчи хоть два мъста, особенно подтверждающія наше мнініе о пілой ръчи Морошкина.

«Чего жъ не доставало русскому народу? Преобразованія! Его не доставало для семнадцатаго въка! Явился царь съ горящей мыслью въ очахъ, съ отважной думой на челъ и съ громоноснымъ словомъ власти! Онъ страшный кинулъ взоръ на царствующій градь, сурово посмотрѣль на даль прошедшаго и двинулъ парство на него. Что жъ не понравилось сму въ наслъдіи предковъ? Что возмутило Петра въ творенін его отцовъ? Но это тайна души великой, глубокая тайна генія! Мы видели только внашнее этого духа, который, какъ грозное облако, прошелъ надъ русской землей. Мы видъли, какъ онъ сочувствовалъ Іоанну Грозному, какъ благоговълъ передъ кардиналомъ Ришельё, и какъ не териълъ византійскаго двора, его роскошества и лъни, его ханжей и лицемфровъ. Какое грозное соединение стихий въ душъ смертнаго, рожденнаго повельвать и царствовать! И къ этому огненному пачалу правственной его жизни присоединилось глубочаймее сознаніе собственных силь. Посланникъ неба, самодержавный смертный, рёшительно рожденный для преобразованій! Въ какомъ бы онъ въкъ ин родился, въ какомъ бы народъ ин восинтался, онъ всегда и вездъ быль бы преобразователемъ. Это его природа! Если бы онъ былъ современнымъ древнему Язону, его постигла бъ участь божественнаго Иракла. Онъ былъ бы слишкомъ тяжелъ для легкой греческой армады. Но Провидение знало, где произвести на светь разстояние.

исторію и развитіе литературы и языка; другой необычайнаго смертнаго. Только русскій корабль могъ сдержать такого страшнаго пассажира! Только русское море могло носить на хребтъ своемъ столь отважнаго мореходца! Только Россія могла не треснуть отъ этого духа, который напрягаль ее, чтобъ уровнять ея силы съ своей исполниской мошью!

Какъ жаль, что этотъ пламенный лиопрамбъ. ныя исторіи, или эти отдёльныя стороны исто- достойный истиннаго поэта, а ужъ не оратора, ная русская исторія, безъ «высшихъ взглядовъ» порченъ одной риторической фразой! Ораторъ и построенная не на цескъ, а на твердомъ осно- спращиваетъ себя: «Что жъ не правидось ему въ ванін. Суля по різчи Морошкина, мы можемъ сміз- насліздій предковъ?—Что возмутило духъ Петра исторіи со стороны идеи и развитія русскаго пра- тайна души великой, глубокая тайна генія». Рива, русскаго законодательства и русскаго судо- торическая фраза! Глу туть тайна? — Лудо ясно! красноржчіе отличаеть оть поэзіи характеромь и китаизмь народа, котораго силы онь зналь и живописи, а поэзію отъ краснорфиія — характе- назначеніе пророчески предугальналь. Но къче-

> «Преобразователь втеченіе всейсвоей жизни хранилъ въ себъ тайное сознаніе, что не одно рожденіе возвело его на престолъ, но сила высшая призвала его царствовать надъ народами! Онъ чувствовалъ, что не кровь, а духъ его долженъ предшествовать. Онъ отвергъ сына и возжелаль оставить по себь достойньйшаго. Но великій челов'єкъ не пріобщился нашимъ слабостямъ! онъ не зналъ, что мы-и плоть, и кровь! Онъ быль великъ и силенъ, а мы родились и малы, п худы, намъ нужны были общіе уставы челов'ячества! Петру Великому не нравилось наше древнее государственное устройство. Государева боярская дума должна была уступить мъсто сенату; областные приказы — ландратамъ и ландрихтерамъ. Ему не правились наши целовальники, наши дьяки и подъячіе. Онъ желаль бы посадить на ихъ мъсто плънныхъ шведовъ, секретарей и прейберовъ цесарской службы. Ему не прави-лось прошедшее Россіи. Но всѣ эти перемѣны ничто въ сравненіи съ преобразованіемъ государственной службы. Самъ начавъ съ солдата гвардіи, онъ прошель медленно по лъстницъ подчиненія и зав'єщаль ее своимъ подданнымъ. А что кориленье прежнее, что царскій хлібьсоль? Въ потв лица вли ихъ слуги Петра Великаго. Нигдъ онъ не былъ такъ грозенъ своимъ правосудіемъ, какъ противъ дармо вдовъ, мірскихъ ъдухъ и казнокрадовъ. Не уважая частной собственности, когда думалъ объ отечествъ, за каждую конейку, излишне взятую сборщикомъ податей или переданную коммиссіонеромъ тор. гашу, онъ быль неумолимъ для виновнаго.

> Каждый годовой отчеть о дёйствіяхь и состояніи Московскаго университета долженъ возбуждать живъйшее участіе. Московскій университетъ-единственное высшее учебное заведение въ Россіи; онъ не знаетъ себъ соперниковъ; у него есть исторія, потому что для него всегда существовало органическое развитие. Въ Московскемъ университетъ есть духъ жизни, а его движение, его ходъ къ усовершенствованію такъ быстръ, что каждый годъ онъ уходить впередъ на видимое

скаго милорда Георга, о Бранденбургской маркграфинъ Фридерикъ Луизъ, съ присовокупленіемъ къ оной (къ бранденбургской маркграфинф Фридерик Луиз 2) исторіи бывшаго визиря Марцимириса и сардинской королевы Терезіи. Съ гравированными картинами и портретомъ, Издание десятое. Москва, 1839. Три

мной носился образъ твоей прекрасной, о Георгъ, этому виноватъ ты... и пр., и пр. маркграфини, которая наполнила меня такимъ не то надавала теб'т пошечинъ, не то вел'та пріятелю нашему онъ милъ, любезенъ, дорогъскій! И Елизавета, твоя обрученная, и маркгра- гимъ во время о̀но! И одно ли наслажденіе? дилась ваша примфрная вфрность, образцовые находились въ баснословномъ языческомъ идоло-

Повъсть о приключеніи англин- дюбовники, каких неть боле въ нашь ветренный и, какъ увъряетъ какой-то журналистъ, въ нашъ положительный, индюстріальный, антипоэтическій вѣкъ, въ который поэтому уже невозможны ни «Милорды англинскіе», ни Аббалонны»... О. милориъ! что ты со мной сифлалъ? Ты такъ живо напомеилъ мет золотые голы моего дътства, что я вижу ихъ передъ собой; желъзная современность исчезаеть изъ моего сознанія: я «О, милоряъ англинскій, о великій Георгъ! снова становлюсь ребенкомъ, и вотъ уже съ быюощущаеть ди ты, съ какимъ грустнымъ, тоскли- щимся сердцемъ бёгу по пыльнымъ улицамъ мовымъ и вмёсте отраднымъ чувствомъ беру я въ его родного городка, вотъ вхожу на дворъ роруки тебя, книга почтенная, хотя и безсмыслен- димаго дома съ тесовой кровлей, окруженный бреная! Въ то время, когда я уже бойко читалъ по венчатымъ заборомъ... Вотъ отъ воротъ до крыльтолкамъ, хотя еще и не умѣлъ писать, въ то ца трехугольный палисадникъ съ акаціями, черевремя, когла еще только начиналось мое лите- муховымъ деревомъ и купою розановъ... Вотъ и ратурное образованіе, когда я прочель и «Бову», огородь, которому со двора служить оградой пои «Еруслана» гражданской печатью, и «Повъсти гребъ и другія службы, съ небольшими промеи романы господина Волтера», и «Зеркало добро- жутками частокола, а съ остальныхъ трехъ столътели» съ раскращенными картинами. — скажи, ронъ — плетень... Вотъ и маленькая баня при не тебя ли жадно искаль я, не къ тебъ ли тоск- входъ въ огородъ, даже и среди бълаго лня пуливо порывалась душа моя, пламенная ко всему гавшая мое д'ятское воображеніе своей таинственблагому и прекрасному?.. Помню тотъ день не- ной пустотой... а вотъ возлѣ нея и стогъ сѣна. забвенный, когда, доставъ тебя, уединился я на которомъ я часто воображалъ себя то Аледалеко, кажется, въ огородъ между грядками ксандромъ Македонскимъ, то Ерусланомъ Лазаребобовъ и гороха, подъ открытымъ небомъ, въ вичемъ... вотъ онъ и весь огородъ съ своими л'всу пышныхъ подсолнечниковъ - этого роскош- грядами, своими подсолнечниками, которые ченаго укращенія огородной природы, и тамъ, въ резъ его плетень дружелюбно наклонили свои гуэтомъ невозмущаемомъ уединеніи, быстро пере- стыя вётви... А въ дом'я — тамъ н'ятъ ни комворачиваль твои толстыя и жестокія страницы, наты, ни м'яста на чердак'я гд'я бы я не читалъ всей душой удивляясь дивнымъ приключеніямъ, или не мечталъ или, поздн'ае, не сочинялъ... Потакой широкой кистью, такъ могуче и красно стойте, я поведу васъ... Но, милордъ, что ты со изложеннымъ... Задумался я, погрузившись серд- мной сдёлалъ?.. Какая кому нужда до моего дётпемъ въ какое-то сладостное мечтаніе... Передо ства?.. Я мечтаю, а надо мной смѣются — и всему

Вотъ и извольте всегда быть безпристрастнъжнымъ, трепетнымъ чувствомъ удивленія къ нымъ! Нътъ, нельзя быть безпристрастнымъ: безсвоей дивной красот и женственному достоин- пристрастіе-доброд втель сухая, мертвая, чиновству, что, мив кажется, не посмвль бы дотро- ническая! Вамъ смвшонъ, нелвиъ, грубъ «Минуться и до рукава ея богатаго платья!.. А ты, лордъ Англинскій», а нашему доброму пріятелю, неистовый Георгъ, ты не только ръшился остать- изъ записокъ или рукописныхъ «мемуаровъ» кося ночевать съ ней въ одной комнатѣ, но даже тораго мы выписали вышеприведенное мѣсто (и и напечатлёль на ея устахъ преступный попё- рёшились на выписку потому, что эти мемуары луй, за что она, пришедъ въ великую свирепость, вероятно никогда не будутъ изданы), этому отодрать тебя плетьми на конюший-не помню, онъ напоминаетъ ему такое время, о которомъ право, а справляться некогда. И какъ любили этотъ не можетъ вспомнять безъ слезъ умиленія тебя женщины, какъ навязывались онъ сами на и сердечной тоски... Да и сколько наслажденія тебя, о, стократно-счастливый милордъ англин- доставлялъ милордъ вёроятно многимъ и мнофиня, твоя возлюбленвая, и королева арабская, Нётъ, и пользу: черезъ него многіе впервые и королева гишпанская — сколько ихъ, и все ко- узнали, какая прежде была въра у англинскихъ ролевны!.. А ты, несчастный визирь турецкій, милордовъ... Мы не скроемъ отъ васъ этого и злополучный Марцимирисъ, помнишь ли ты, какъ охотно подёлимся съ вами знаніями, которыя мы сострадаль я тебь, когда лукавый чорть отби- пріобрыли изь этой книжицы: у англинскихъ мивалъ у тебя твою прекрасную жену, королеву лордовъ въра была сперва языческая или басносардинскую, Терезію? О, еслибы попался тогда словная, что можно узнать, во-первыхъ, по слівмит въ руки этотъ дъяволенокъ, я бы показалъ дующему вступленію въ повтсть: «Въ прошедему, что адъ-то не въ аду, а у меня въ рукахъ!.. шія времена, когда еще европейскіе народы не 0, какъ я радъ былъ, когда наконецъ награ- всв приняли христіанскій законъ, но некоторые

помъ слёдующее странное приключение». Потомъ это видно изъ придоженнаго при конив повъсти это видно изъ приложеннаго при концѣ повѣсти самую ту ночь, какъ родился Александръ Вереестра древнихъ языческихъ боговъ и богинь, ликій), чтобъ тѣмъ сдѣлать имени своему безизъ которыхъ напримъръ Сатурнъ описывается смертную память; но мое намърение единственно такъ: «Старшій изъ всёхъ боговъ у язычниковъ почитался Время, названное Сатурномъ, котораго изображають съ крыдьями на плечахъ, держащаго въ рукт косу, на головт песочные часы, и булто онъ поклалъ вскуъ своихъ льтей, кромъ оставшихся Юпитера. Нептуна и Плутона». Реестръ боговъ и богинь заключенъ слѣдующимъ глубоко-премулрымъ замъчаніемъ: «Вотъ какими ности почтеннаго «жителя горола Москвы: нелѣпостями наполнена была древность, и всего еще удивительное, что въ тогдашнія времена, какъ у грековъ, такъ у римлянъ, были великіе разумники, но всему оному суевфрію сліпо и безразсудно върили».

На страницъ второй послъ заглавнаго листка

красчется такой эпиграфъ:

Счастіе полобно какъ прекрасный пвътъ, Который между терніями растеть; Если станешь срывать неосторожно, То скоро онымъ уколоться можно.

Знаете ли, кто авторъ этихъ безполобныхъ стиховъ? — Все онъ же, все «Матвъй же Комаровъ. житель города Москвы». А кто таковъ этотъ Матвъй Комаровъ? — спрашиваете вы. Липо столь же великое и столь же таинственное въ нашей литературѣ, какъ и Гомеръ въ греческой: имя его и какъ судьба людей. Не только много было умиѣе мъсто жительства извъстны, но гав онъ родился и «Англинскаго Милорда», но были на Руси еще обстоятельства его жизни совству неизвъстны, и глупте его книги: за что же онт забыты, а онъ Знаютъ некоторые по именамъ и его сочиненія, до сихъ поръ печатается и читается? Кто решитъ но никто не знаетъ цены его сочиненіямъ, этоть вопросъ? Ведь есть же люди, которымъ и немногіе читали ихъ, а между тімь они везеть Богь знаеть за что: потому что ни очень разошлись едва ли не въ числе десятковъ тысячъ умны, ни очень глупы. Счастье слепо! Сколько экземпляровъ и нашли для себя публику по- поколеній въ Россіи начало свое чтеніе, свое заи Орлова. Сочиненія эти следующія: «Пов'єсть о Одни изъ этихъ людей пошли дальше и — неблагоприключеніяхъ англинскаго милорда Георга», дарные — смінотся надъ нимъ, а другіе и теперь «Обстоятельное и върное описаніе жизни слав- уже, кажется, это третье изданіе, третье съ наго россійскаго мошенника Ваньки-Каина». 1837 года, на которомъ, на оборотъ заглавнаго Когда жилъ Матвъй Комаровъ, житель города листка, подъ цензурнымъ одобреніемъ стоитъ Москвы? — Вотъ интересный вопросъ, котораго уведомление: «печатано съ издания 1834 года къ сожалѣнію не рѣшаетъ собственноручное къ безъ исправленія». И изданіе 1839 года — «деавтора, обращенное къ «благоразумнымъ читате- каталогъ Логинова «Исторія Картуша» означена лямъ и любезнымъ согражданамъ», потому что 1794 годомъ, слъдовательно сорокъ четыре года мѣсяца. Когда-нибудь мы, позапастись факта- и «Англинскій Милордъ». Живъ ли его авторъ? любезнъйшій въ мірь человькь. Не угодно ли вамь человькь съ «высшими взглядами». узнать, для чего сочиниль онъ «Англинскаго Милорда? Онъ вотъ что говоритъ объ этомъ въ милорда Георга: какая-то рожа въ парик'в и косвоемъ предисловіи:

«Я труды моего пера не съ темъ выпускаю въ публику, чтобъ чрезъ то заслужить себъ ав-

служеніи, случилось въ Англіи съ однимъмилор- судному авинейскому Герострату, который пля того только сжегь славный въ числъ семи превнихъ чулесъ почитающійся Ліанинъ храмъ (въ состоить въ томъ, чтобы показать обществу хотя мальйшую какую ни есть услугу, и не проводить бы время моей жизни въ праздности, послъдуя въ томъ словамъ одного знатнаго нашего стихотворца, который говорить.

«Безъ пользы въ свътъ жить. Напрасно землю лишь тягчить».

А вотъ вамъ локазательство примерной скром-

что же принадлежить до критики, то хотя я и знаю, что иногда и самые искусные писатели не ръдко оной подвержены бывають (,) а мив уже, какъ человъку ничему не ученому, избъжать отъ того очень будетъ трудно; и потому воображается мнь, что можеть быть нькоторые скажуть: «не за свое де онъ принялся дѣло!» Однакожъ я все сіе предаю на разсужденіе благоразумныхъ читателей, потому что всякую вещь кто какъ понимаетъ, тотъ такъ объ оной и заключение дъласть, а многие пногла п для того чужія дёла критикують, что авторовы мысли имъ непонятны. Но я какъ къ тъмъ, такъ и къ другимъ пребуду навсегда съ долживищимъ, на и ко всякому читателю, съ моимъ почтеніемъ, всепокорнъйшимъ слугою,

Матвей Комаровъ, житель города Москвы».

Судьба книгъ такъ же странна и таинственна, многочисленнъе, нежели «Выжигины» Булгарина нятіе литературой съ «Англинскаго Милорда». «Исторія французскаго мошенника Картуша» и еще читають его себ'я, да почитывають! Воть «Англинскому Милорду» предувъдомление самого вятое»! Когда же было первое издание?-Въ подъ этимъ предисловіемъ не выставлено года и назадъ; къ тому же времени долженъ относиться ми, познакомимъ публику съ Матвъемъ Комаро- онъ ли безпрестанно издаетъ вновь свое великое вымь и его сочиненіями поподробите, а теперь о твореніе, или имъ пользуются книжные промышнемъ самомъ скажемъ только, что это предосто- ленники? Все это вопросы важные, сказалъ бы

Книжица украшена портретомъ англинскаго стюмъ временъ Петра Великаго. Сверхъ того къ ней приложены четыре картинки: это ужъ даже и не рожи, а Богъ знаетъ что такое. Вотъ наторское имя; ибо я не хочу уподобиться безраз- примітръ на первой изображенъ подъчимъ-то похожимъ на дерево какой-то болванъ съ подия- жительномъ, и не потому, чтобы оно было убътыми кверху руками и растопыренными пальцами; ждено въ разумности вившняго и положительнаго, полит него написована перевянная дошадка, а а потому, что оно, напротивъ, темно и недоу ногь двж фигуры, столько же похожія на со- ступно для я (что бы ни было это я — чувство ли. бакъ, сколько и на лягушекъ, а подъ картиной предчувствие ли, мысль ли) и діаметрально проналписано: «Милордъ отъ страшной грозы кроется тиворечеть ему. Чемъ страние, чемъ нелене. полъ перево и простеръ руки, просить о утоленіи чамъ безсмысленнае явленіе, тамъ больше увабури». Сличите эти картинки всёхъ изданій — и женія оказываеть ему суевёріе; и для того. вы ни въ одной черточкъ не увидите разницы: чтобы придать важность простому и обыкновенонт оттискиваются на тъхъ же доскахъ, которыя ному случаю, для того, чтобы вывесть его изъ были выръзаны еще для перваго изданія. Вотъ ряду прочихъ случаевъ, суевёріе старается только что называется безсмертіемъ!..

Гапательная книжка, Москва, 1839. Чупесный гапатель узнаеть задуманныя помышленія. Изданіе четвертое (!!!). Москва, 1839.

какъ бы ни были они повидимому нелёны, имё- мысли, - не того, что составляетъ существо бдатреннюю и необходимую причину, истинно и нор- законы, придаетъ всему сверхъестественную сишительной крайности, принимая за истину все, дательной книжкв... что только противоръчить его опредъленіямъ. Эта моментная крайность называется суевъріемъ. чемъ должна теперь идти у насъ ръчь: но слово Сущность суевбрія именно заключается въ томъ, «гадательная книжка» заставило насъ невольно

затемнить его, какъ можно больше запутать, какъ можно нелъпъе представить. Суевърје вилитъ во всемъ присутствие чего-то таинственнаго, но не той родственной съ нашимъ духомъ, сладостной, благоуханной тайны, не души всего живого, перестающей быть тайной, когда духъ выйдетъ Всякое убъжденіе, всякая настроенность души, изъ сумрака чувства на ясный свётъ разумной ють корень въ ея существъ и могуть быть объ- городнъйшаго фазиса въ духовномъ развития. яснены изъ развитія ся жизни. Случайность мо- мистики, - н'ыть, таинственное, въ которомъ жижеть быть въ частныхъ, отдёльныхъ проявле- веть суевёріе, холодно и мертво: оно подавдяеть ніяхъ, но случайности нізть вь общемь, въ родів, и душить, потому что въ немъ отринается всявъ существъ. Итакъ, для того чтобы понять кая разумность, всякій смыслъ: здъсь духъ пакакое-либо д'яйствіе, какое-либо явленіе въ нрав- даеть въ уничиженіи, трепещущій и безсильный, ственномъ міръ, полжно найти его источникъ и заключенный рабствомъ въ оковахъ, и лежитъ понять тотъ фазись въ развитии внутренняго у ногъ мрачнаго, деспотическаго, непроницаемаміра, который обнаруживается въ этомъ действіи го произвола. Суеверіе относится къ мистикв, или въ этомъ явленіи. Тогда отд'єльное явленіе какъ сл'єпота къ магнетическому ясновидінію, получить общее значение: оно будеть понятно; и которое хотя не есть здоровое состояние, однако если оно въ свою бытность было нел'япо или знаменуеть наступленіе здоровья. Суев'яріе не пошло, или даже отвратительно и гнусно, то, бу- выходить изъ тъсныхъ границъ ежедневнаго дучи понятно, оно уже и не нел'вно, и не пошло, міра; оно только старается сгустить въ немъ и не отвратительно: оно облагораживается, оно непроницаемый мракъ: мистика сквозь сумракъ становится явленіемъ необходимаго состоянія дальнаго міра видить далекое мерцаніе духовдуши или духа вообще. Но съ другой стороны наго севта... Суевтріе сближаетъ насильственно страшно было бы думать, что все, имъющее вну- самые разнородные предметы, уничтожаеть всъ мально. Несмотря на такую причину, иное явле- лу; всё дёйствія и явленія, выходящія изъ него; ніе потому ложно и ненормально, что самый сухи, мертвы, лишены всякой духовности. Вотъ источникъ его не есть нормальное состояние духа источникъ всёхъ нелёпыхъ предразсудковъ, гаи принадлежить къ той отрасли его развитія на паній, приметь. Человекь вдругь, ни съ того, которой онь еще сковань и потемнень для того, ни съ сего, связываеть свою жизнь, свое предчтобы послё чрезъ посредство развитія стать пріятіе съ обстоятельствами, неиміними никасвободнымъ и свътлымъ. То состояние духа ложно кой съ ними связи, и связываетъ именно потои не нормально, въ которомъ онъ подчиняется му, что нътъ никакой связи: онъ не выъзжаетъ какому-нибудь отдёльному моменту своего суще- никуда въ понедёльникъ; онъ опасается, выходя ства и, весь отдавшись одностороннему напра- изъ дома, ступить первый шагъ лувой ногой; вленію, доходить наконець до крайности, до иска- онъ задрожить, если нечаянно просыплеть соль женія своего существа. Для челов'єка, кром'є его за столомь; онь въ ужас'є вскочить изъ-за индивидуальности, существуеть еще мірь вніш- стола, если увидить, что за нимъ сидять тринаній, міръ объектовъ. Въ развитіи индивидуаль- дцать человѣкъ, и т. д.; онъ же ищеть напринаго я есть такой моменть, въ которомъ оно от- мёръ изъ случайнаго смёшенія карть предузнарицаеть отъ себя всякую истину и полагаеть ее вать свою будущую судьбу, или предузнать всю въ объектъ. Продолжая развивать далъе судьбу какого-нибудь предпріятія изъ того, что этотъ моментъ, онъ доходитъ наконецъ до рѣ- случайно откроется и прочтется въ нелѣной га-

Записавшись, мы чуть было не забыли, о что оно видить всю истину во внашнемь, поло- взглянуть на книжицы, дежащія передь нами,

нулся, взглянувъ хоть на начальные листы этихъ ожидаетъ высокая награда, безконечное блаженстало стылно, что мы разговорились по случаю и весь онъ будетъ-настроенная арфа, бряихъ такъ серьезно... Все, даже и гадательныя цающая торжественную песнь своего освобождекинжки, не смотря на уродливость своего назна- нія отъ оковъ конечности, своего сознапія дубы быть обширное поприще для веселой болтовии, до прозрачности его таинственную сущность, --O HUXB...

Боропинская головшина. В. Жуковскаго. Москва. 1839.

Письмо изъ Бородина отъ безрукаго къ безногому инвалиду. Москва.

го, начто не окриляетъ его такимъ могучимъ креста и державной власти, сталъ за свое суорлинымъ полетомъ въ безбрежныя равины цар- ществование и за честь своихъ царей, ства безконечнаго, какъ созерпание міровыхъ явленій жизни. Поэтому исторія челов'ячества, какъ объективное изображение, какъ картина и зеркало общихъ, міровыхъ явленій жизни, до- обнять его во всей безконечности его значеставляеть человъку наслаждение безграничное, нія!... И тому прошло уже двадцать семь лътъ, полное роскошнаго, трепетно-сладкаго восторга и новыя поколенія сменили старыя, п уже мносозерцанія эти движущіяся, олицетворившіяся гихъ нётъ изъ знаменитыхъ сподвижниковъ, и судьбы человичества, въ лици народовъ и ихъ лавровинанныя главы оставшихся покрыты свяблагородныхъ представителей; ставъ лицомъ къ щенной съдиной, и уже давно исцълились раны лицу съ этими полными трагическаго величія молодого царства, и уже давно цевтеть оно и событіями, духъ человіка-то падаеть предъ новой жизнью, и новыми силами, и новой сланими во прахъ, проникнутый мятежнымъ и не- вой, - а между темъ все это какъ будто вчера покорнымъ его самообладанію чувствомъ ихъ было... Да оно и въ самомъ дёлё было не двацарственной грандіозности и подавленный обре- дцать семь льть назадь, а недавно, очень неменительной полнотой собственного упоснія, -- давно, если не вчера, потому что только теперь, то, покоряя свой восторгь разумныму проникно- только ставши прошедшиму, явилось опо намъ веніемъ въ ихъ сокровенную сущность, самъ во всемъ своемъ свётть, уже не ослинляя свовозстаетъ въ мощномъ величи, гордо сознавая имъ блескомъ нашихъ бренныхъ очей, но радуя свое родство съ ними. Вотъ гдъ скрывается ихъ отдаленнымъ сіяніемъ своего безсмертнаго абсолютное значение истории, и вотъ почему за- величія, какъ радуетъ очи торжественная, обънятіе ею есть такое блаженство, какого пе мо- явшая полнеба, но тихо мерцающая заря вечера жетъ заменить человеку ни одна изъ абсолют- или утра... ныхъ сферъ, въ которыхъ открывается его духу объятій, чтобы созерцать великія явленія объ- «отъ храма Господня до хижины земледівльца, все

а эти книжицы заставили насъ также невольно ективнаго міра и ихъ объективную особность отвести въ другую сторону наши оскорбленные усвоять въ субъективную собственность чрезъ взоры. И кто бы не оскорбидся, кто бы не отвер- сознание своей съ ними родственности, того приторныхъ въ своей пошлости тетрадей? Намъ ство: засверкаютъ слезами восторга очи его. ченія, допускаеть нікоторую степень изящества: хомъ въ духів. Но когда міровое историческое гадательная книжка могла бы быть заниматель- событие есть въ то же время и фактъ отеченымъ сборникомъ острыхъ словъ, мъткихъ изре- ственной исторіи, и его субстанціальная родченій, забавныхъ каламбуровъ; въ ней могло ственность съ духомъ созерцающаго просв'ятлитъ для способности острить, которую, зам'тить ми- о, тогда его блаженство будеть еще шире, безмохоломъ, у насъ очень неловко смёшивають конечнёе, потому что на родной призывъ отзосъ остроуміемъ, другой, гораздо высшей способ- вутся новыя струны, сокрытыя въ самыхъ неностью... А эти книжонки... Но замодчимъ лучше доступныхъ глубинахъ его сердца!... Къ такимъто великимъ міровымъ явленіямъ принадлежитъ битва боролинская - истинная битва гигантовъ, гив съ одной стороны исполнитель міровыхъ судебъ, влекомый безсознательнымъ стремленіемъ наполнить страшную, бездонную пропасть своего необъятного духа, мишлъ последнимъ попвигомъ остановить свею блуждающую звезду и стать у темной цёли своего таинственнаго пути, Ничто такъ не расширяетъ духа человъческа- а съ другой-великій народъ, подъ знаменемъ

И равенъ быль перавный споръ..

Ливное зрълище! Умъ изнемогаетъ, силясь

Великое прошедшее родило великое настоясущность сущаго и родственно сливается съ щее... Царственно-высокій духъ русскаго Царя, нимъ до блаженнаго уничтоженія его индивиду- созерцая минувшія судьбы ввѣреннаго ему Боальной единичности. Да, кто способенъ выхо- гомъ народа, остановился на нолѣ славы своего дить изъ внутренияго міра своихъ задушевныхъ, державнаго брата, на полѣ славы своего насубъективных интересовъ, чей духъ столько мо- рода, - и его монаршей волъ было достойно возгучъ, что въ силахъ переступить за черту за- дать дань благодарности и славы великому колдованнаго круга прекрасныхъ, обаятельныхъ подвигу сподвижниковъ Благословеннаго... И радостей и страданій своей человъческой лично- вотъ частное владъніе становится даромъ Царя сти, вырываться изъ ихъ милыхъ, леленщихъ своему будущему преемнику, и въ Бородинъ,

преобразовано, перелажено и представляетъ собой общирную дачу съ устроенными для сообшенія мостами, дорогами и улицами, и въ версть отъ Бородина, на бывшей батарев Раевскаго, величественно и гордо возвышается безсмертный памятникъ, заключающій въ себѣ восьмиугольную пирамиду». И воть по творческому, властительному слову, на священныхъ поляхъ Бородина, пріявшихъ въ нёдра свои кости и кровь героевъ великой драмы, стало полъ ружьемъ сто сорокъ тысячъ новыхъ героевъ... И вотъ въ въчно-памятный день 26-го августа. съ разсвътомъ лня, въ рядахъ прочтенъ былъ парскій приказъ:

«Ребята! Передъ вами намятникъ, свидътельствующій о славномъ подвигь нашихъ товарищей! Здёсь, на этомъ самомъ мёсть, за 27 лётъ передъ симъ, надменный врагъ возмечталъ побъдить русское войско, стоявшее за въру, царя и отечество! — Богъ наказалъ безразсулнаго: оть Москвы до Нфмана разметаны кости дерзкихъ пришельцевъ - и мы вошли въ Парижъ. Теперь настало время воздать славу великому делу. Итакъ, да будетъ память вечная безсмертному для насъ императору Александру I. Его твердою волею спасена Россія. Вѣчная слава падшимъ геройскою смертію товарищамъ нашимъ, и да послужитъ подвигъ ихъ примфромъ намъ и поздивищему потомству!— Вы же всегда бу-дете надеждою и оплотомъ вашему государю и общей матери нашей, Россіи!»

И ряды грянули русское «ура!» и оно не умолкало отъ пятаго до восьмого часа дня...

загремель военный кличь въ начале смертоносной битвы: посему грозное утро въ намяти стариковъ воскресло, полуумершін сердца затренетали и полузастывшая кровь снова закиптла. «Теперь хоть бы снова на басурмана», шепнули инвалиды. «Далеко кулику до Петрова дня», молвили другіе; «пройдуть вѣка, высохнуть моря и ръки, а врагъ сюда и носа не покажетъ!»

шеюся рукой перомъ владветъ какъ штыкомъ. этого красноржчиваго въ своей воинской про-куны. Для насъ, русскихъ, нётъ событій народстотъ историка великаго событія:

«Войска вокругъ памятника составили огромное, величественное каре. Всв остальные генералы, штабъ и оберъ-офицеры, участвовавшіе въ бородинекомъ дълъ, помъщались у памятника за решеткой. День быль светлый, солнце однакожъ не показыволось; но лишь святыя хоругви, въ сопровождении московского митрополита, съ многочисленною духовною процессіею, государемъ императоромъ встръченныя, приблизились къ памятнику, оно явилось и скрылось. По совершенін панихиды, начался молебень: а когда царь и воины стали на кольни, солнце снова просіяло, общая радость заблистала, а между старыми героями пронесся говоръ: «Такъ надъ главою Кутузова неожиданно воспарилъ орелъ при осмотрѣ бородинскихъ укрѣпленій 25 августа 1812 года». — «Съ нами Богъ! разумъйте языцы и покоряйтеся, яко съ нами Богъ!» — Вслёдь за симъ огласилась пѣснь: «Тебѣ Бога хвалимъ!» Громъ пушекъ и «ура» все еще гремъли, и роковой 1812 годъ откликнулся!»

«Въ заключение этого знаменитаго, ливнаго и торжественнаго явленія, государь императорь, провожая пре жнимъ порядкомъ святыя хоругви, повельль всемь войскамь мимо памятника проходить церемоніальнымъ маршемъ, сомкну тыми полковыми колоннами; въ головф всфхъ колоннъ вхали генералы, непринадлежащие къ составу собранныхъ войскъ»

• Покойно и благоговъйно отсалютоваль русскій парь сооруженному имъ и освященному днесь памятнику; симъ редкимъ примеромъ, въ лицъ всей Россіи, принеся должную дань величію Бога, онъ воздаль честь заслугамъ человъка.

Высокій примѣръ!»

Да, это было великое зредише, лостойное того. которое должно было собой нацомнить! Это быль отгулъ, звучно - отгрянувшій отъ умершаго великаго прошедшаго и воскресившій его, но отгуль безъ крови, безъ страданій, а только со славой, блескомъ и величіемъ перваго гула... Этимъ торжественнымъ дъйствіемъ прошедшее связано неразрывно съ настоящимъ и будущимъ, парскіе пружины пріяли въ себя новый элементь жизни. который будеть передаваться изъ рода въ родъ, отъ поколенія къ поколенію — да знасть благородное сословіе защитниковъ отечества свою славу черезъ славу своихъ преишественниковъ. н да не умираетъ въ немъ ихъ высокій духъ, но обновленный и въчно-юный да пребудеть твердымъ оплотомъ и незыблемымъ основаніемъ народнаго могущества и славы!... Подвигъ, достойный великой души нашего Царя, который въ славъ народа своего полагаетъ свою собственную «Изв'єстно, что съ этого же самаго времени славу, и котораго неутомимый духъ находитъ только отдыхъ и наслаждение въ подвигахъ, долженствующихъ имъть великое вліяніе на грядущія времена... Истинно царственная драма, во всемъ величіи и во всемъ очарованіи всемірно-исторического зрёлища, достойная услаждать духъ царей и народовъ!

Па, великое событіе совершилось передъ нами. Это слова безрукаго инвалида, который остав- событіе народное, но народное не въ томъ смыслъ, какъ понимаютъ это слово непризванные Нужно ли его имя?... Послушаемъ же дал ве опекуны человъческаго рода, заграничные криныхъ, которыя бы не выходили изъ живого источника высшей власти. Велико было событіе 1612 года, но предки наши имъ не гордились и не радовались, а скорбъли и печалились доколъ домъ Романовыхъ не далъ имъ царя, -и только отъ этой великой минуты имъ возвращена была ихъ слава, потому что уже явилось царское имя, освятившее ее и безыменному подвигу давшее и имя, и цъль, и значеніе... Пусть будеть велико наше народное торжество, пусть, какъ волны океана, сольется въ него все народонаселение необъятной Россіи; но если бы эта неизсчетная громада народа не видала впереди себя своего царя, который въ спокойномъ, царственномъ величіи привътствуетъ ея восторженные клики, и на лицъ котораго она читаетъ и грозу, и милость, и царскую доблесть, и великій мощный духъ, на который спокойно и самоувтренно опирается ея счастье въ насто-

ящемъ и надежды въ будущемъ, -- тогда для нея нётъ, есть нёчто важнёе и ближе къ сушности торжество было бы не торжествомъ, а безсмы- дела: это-привести въ общее сознание, что безсленной сходкой празднаго народа, и въ священ- условное повиновение парской власти есть не одна номъ не было бы священнаго!... Оттого-то моло- польза и необходимость наша, но и высшая поэльеть нашь старый, нашь пержавный Кремль, зія нашей жизни, наша наролность, если поль и кипить народомъ, и оглашается своимъ в'ко- словомъ «народность» должно разуметь актъ вымъ «ура», когда надъ дворцомъ гордо развѣ- слитія частныхъ индивидуальностей въ общемъ вается широкій флагь залогь присутствія того, сознаніи своей государственной личности и сакто есть и жизнь, и душа своего народа... Да, мости. И наше русское народное сознаніе вполить въ словъ «парь» чудно слито созвание русскаго выражается и вполнъ исчерпывается словомъ народа, и для него это слово полно поэзіи и «царь», въ отношеніи къ которому «отечество» таинственнаго значенія... И это не случайность, есть понятіе подчиненное, следствіе причины. а самая строгая, самая разумная необходимость, И такъ, пора уже привести въ ясное, гордое и открывающая себя въ исторіи народа русскаго. свободное сознаніе то, что впродолженіе многихъ Холъ нашей исторіи обратный въ отношеніи къ в'єковъ было непосредственнымъ чувствомъ и европейской! Въ Европ' точкой отправленія жизни непосредственнымъ историческимъ явленіемъ: всегда была борьба и победа низшихъ ступеней го- пора сознать, что мы имемъ разумное право сударственной жизни налъ высшими: феодализмъ быть горды нашей любовью къ царю, нашей боролся съ королевской властью и, побъжденный безграничной преданностью его священной воль. ею, ограничиль ее, явившись аристократіей; какъ горды англичане своими государственными среднее сословіе боролось и съ феодализмомъ, и постановленіями, своими гражданскими правами, съ аристократіей, демократія—съ среднимъ со- какъ горды С'веро-Американскіе штаты своей словіемъ; у насъ совстить наоборотъ: у насъ свободой. Жизнь всякаго народа есть разумно правительство всегда шло впереди народа, всегда необходимая форма обще-міровой идеи, и въ этой было звъздой путеводной къ его высокому назначе- иде заключается и значене, и сила, и мощь, и нію: парская власть всегла была живымь источ- поэзія народной жизни; а живое, разумное сознаникомъ, въ которомъ не изсякали воды обно- ніе этой идеи есть и цёль жизни напола, и вленія, -- солицемъ, лучи котораго, исходя отъ вм'єсть ся внутренній двигатель. Петръ Великій, пентра, разбъгались по суставамъ исполинской пріобщивъ Россію европейской жизни, далъ чекорпораніи государственнаго тёла и проникли резъ это русской жизни новую, общиривищую ихъ жизненной теплотой и свътомъ\*). Въ царъ форму, но отнюдь не измънилъ ея субстанціальнаша свобода, потому что отъ него вся наша ци- наго основанія, точно такъ же, какъ представилизанія, наше просв'ященіе, такъ же, какъ отъ вители новаго европейскаго міра, усвоивъ себ'я него наша жизнь. Одинъ великій парь освободилъ роскошныя плоды, зав'тщанные ему древнимъ Россію отъ татаръ и соединилъ ея разъединен- міромъ, отнюдь не сдёлались ни греками, ни ныя члены; другой-еще большій-ввель ее въ римлянами, но развились въ собственныхъ, самосферу новой общирнъйщей жизни; а наслъдники бытныхъ формахъ, развившихся изъ субстантого и другого довершили дело своихъ предше- ціальнаго зерна ихъ жизни. Вотъ взглядъ истинственниковъ. И потому-то всякій шагь впередь ный и единый, который должень взять за оснорусскаго народа, каждый моментъ развитія ваніе историкъ русскаго народа, чтобы не заблуего жизни всегда быль актомъ парской вла- диться въ дремучемъ лёсу абстрактныхъ умствости; но эта власть никогда не была абстракт- ваній ложно понятаго «русскаго европеизма». И и произвольно-случайной, потому что нотому-то, отдавая должную справедливость и всегда таинственно сливалась съ волей Провидъ- должную дань хвалы и удивленія всему истиннія — съ разумной действительностью, мудро ному у нашихъ западныхъ соседей, будемъ даугадывая потребности государства, сокрытыя леки отъ ослёпленія-признавъ за предметъ въ немъ, безъ въдома его самого, и при- подражанія то, что относится собственно къ водя ихъ въ сознаніе. Отсюда происходить форм'я ихъ народной, а не обще-челов'яческой эта дивная симпатія, сдёлавшая единое и цёлое жизни, а еще тёмъ болёе будемъ далеки отъ изъ двухъ началъ, это всеглашнее и безусловное ослъпленія—признавать за великое дурныя стоповиновеніе царской вол'є, какъ вол'є самого роны ихъ жизни, которыя, какъ случайности Провидънія. Итакъ, не будемъ толковать и раз- или какъ крайности, необходимо существуютъ въ суждать о необходимости безусловнаго цовино- жизни каждаго народа. Равнымъ образомъ и не венія царской власти: это ясно и само по себь; будемь забывать собственнаго достоинства, будемъ умъть быть гордыми собственной національностью, основными стихіями своей народной индивидуальности; но будемъ умъть быть гордыми безъ тщеславія, которое закрываеть глаза на собственные недостатки и есть врагъ всякаго движенія впередъ, всякаго преуспаннія въ добра и славъ... Необъятно пространство Россіи, велики

<sup>\*)</sup> Отношеніе же высшихъ сословій къ низшимъ прежде состояло въ патріархальной власти первыхъ и патріархальной подчиненности вторыхъ, а теперь въ спокойномъ пребываніи каждаго въ своихъ законныхъ пределахъ, и еще въ томъ, что высшія сословія мирно передають образованность низшимъ, а низиня мирно ее принимають.

замираетъ въ трепетномъ восторгъ отъ пред- ними и свою собственную мысль: ошущенія ея великаго назначенія, ея-законной наслёдницы жизни трехъ періодовъ человечества! Есть чему радоваться, есть чёмъ быть блаженными и гордыми въ нашемъ народномъ сознаніи: но не забудемъ же, что достижение пъли возможно только черезъ разумное развитіе не какогонибуль чуждаго и внъшняго, а субстанціальнаго. родного начала народной жизни, и что таинственное зерно, корень, сущность и жизненный пульсъ нашей народной жизни выражается словомъ «царь». Будемъ прислушиваться и къ порипанію недруговь и завистниковь, извлекая изъ нихъ полезныя уроки; а на кривые толки, безнашего великаго поэта -

перешедшей въ торжество народа...

своимъ представленіемъ.

новое произведение Жуковскаго: заключаемъ нашу практической медицины доказываютъ это.

ея юныя силы, безпредёльна ся мошь-и духъ статью послёдними словами поэта, сливая съ

Память въчная вамъ, братья! Рать младая къ вамъ объятья Простираеть въ глубь земли: Нашу Русь вы намъ спасли: Въ свой чередъ мы грудью станемъ; Въ свой черелъ мы васъ помянемъ. Если Царь велить отдать Жизнь за общую намъ мать!

Собраніе рецептовъ парижскихъ городскихъ больницъ. Соч. Ф. С. Рате, доктора медицины. Переводъ съ французскаго. Москва. 1839.

Мелипинскія сочиненія приналлежать къ разсмысленные возгласы и громкія, но пустыя ряду тіх книгь, которыми особенно и преимуфразы безмозглыхъ преобразователей человъче- щественно должны пользоваться им отъ франскаго рода, непризванныхъ посредниковъ въ цузской литературы. Сто лучшихъ романовъ и чужихъ семейныхъ дёлахъ, будемъ отвёчать тысяча лучшихъ повёстей юной французской липрезрительнымъ молчаніемъ, а если ужъ слиш- тературы не стоютъ одной такой книги! Мы уже комъ раскричатся, то отвътимъ имъ сдовами не говоримъ о всевозможныхъ французскихъ теоріяхъ, особенно философскихъ, эстетическихъ и сен-симонистскихъ: сколько ни родилъ ихъ фило-Вы грозны на словахъ: попробуйте на дълъ!... софскій ХУІІІ въкъ и современное резонерство и декламаторство Франціи, вст онт безъ исключе-Мы увърены, что эти строки не почтутъ наши кія не стоютъ одной страницы французской читатели отступленіемъ отъ предмета, подавшаго книги по части наукъ естественныхъ или медикъ нимъ поводъ; бородинское торжество невольно цинскихъ. Мы хотимъ сказать, что у всякаго навело насъ на эти мысли: оно было мыслью царя, народа должно брать, запимать и перенимать только то, что составляеть сущность его жизни. Брошюры, заглавіе которыхъ выписано въ плоды его духа, словомъ, его дъйствительностьначаль нашей статьи, обязаны своимъ появле- въ высшемъ философскомъ значении этого слова. ніемь бородинскому торжеству, которое нашло И потому философіи будемь учиться не у франсебъ органы въ знаменитомъ поэтъ, давровън- цузовъ и англичанъ, такъ же какъ музыкъ не чанномъ ветеранъ нашей поэзіи, и въ знамени- у китайцевъ и турковъ, а у нъмцевъ; высшаго томъ воинъ-инвалидъ, къ военной славъ своей художественнаго (т. е. вышедшаго изъ націоприсовокупившемъ славу безыскусственнаго, но нальной непосредственности) искусства будемъ сильнаго сердечнымъ красноръчіемъ литератора, искать не у французовъ, а у англичанъ и нъм-О его брошюр'в мы не будемъ говорить: выписан- цевъ; у французовъ же будемъ следить развите ныя нами изъ нея м'яста достаточно свид'етель- математики, медицины, особенно последней, и ствують о ея достоинствъ. — «Бородинская Годов- особенно въ практическомъ ея развити. Устроещина» есть новая пѣснь пѣвпа русской славы, ніе больниць, способы и пріемы деченія, уходь который въ годину великаго испытанія, родив- за больными, словомъ-все, что ускользаеть отъ шаго настоящее торжество, быль органомъ славы теоріи и умозрёнія, что принадлежить къ облападшимъ и подвизавшимся героямъ великой сти эмпиріи, опытнаго соображенія, опытной продрамы, и въ которомъ лета не охладили поэти- ницательности, -все это у французовъ развито ческаго жара. Конечно, какъ стихотвореніе, до возможной высокой степени. Французы-по обязанное своимъ появленіемъ не прихотливому преимуществу народъ д'яла. Н'ямецъ скажетъ порыву фантазіи, а нав'янное современнымъ мысль: французъ-поняль ли онъ ее или н'ёть, событіемъ и ограниченное во времени своего для него все равно, -- спімить пустить ее въ ходъ, появленія, — оно не должно подвергаться въ цв- примвнить ее къ жизни-впопадъ или не вполомъ строгой критикъ, — но въ немъ много силь- падъ, во вредъ или въ пользу себъ и другимъныхъ и прекрасныхъ строфъ и стиховъ, которые для него все равно. Но изъ всего, что примъняли нельзя читать безъ умиленія, а недостаточность французы къ жизни, кажется, ничто не удавалось другихъ вознаграждается поэзіей содержанія. Не имъ съ такой пользой для себя и для другихъ, говоря уже о талантъ поэта, само торжество, какъ математика (прикладная), медицина и хисама мъстность, вся дышащая воспоминаніемъ, — рургія. Цвътущее состояніе ихъ знаменитой Поне могли не родить поэзіи однимъ простымъ литехнической школы, изобиліе въ образованныхъ офицерахъ для арміи, искусныхъ артиллеристахъ Читателямъ нашего журнала уже извъстно и инженерахъ, наконецъ цвътущее состояніе

Вотъ почему мы думаемъ, что переводчикъ дегкость и гибкость. Точно такой же фуропъ двло ничтожное. Много надобно сведеній, чтобы частся множествомъ поэтическихъ частностей, умъть правильно и пъльно писать репенты...

Le moine, histoire Kiovienne. Traduction en vers du poème de J. Koslow: Чернецъ, par le prince Nicolas Galitzin. Moscou. 1839.

«Чернець» Козлова. «Бъдная Лиза» своимъ по- достныхъ восторговъ. явленіемъ произвела фуроръ въ нашемъ обще- И онъ навсегда останется прекраснымъ повали на коръ окружающихъ его развъсистыхъ бабочекъ и легкихъ мотыльковъ. березъ и сердца, произенныя стрълами, и чувобъективно, всему указать свое мъсто въ ряду J'aimais les bois, la chasse à l'animal sauvage: угадавь его, какъ человъкъ необыкновенный и Eh! qui m'eût envié ma misère profonde? сильный духомъ, и потому-то онъ такъ сильно увлекъ «Бѣдной Лизой» современное ему общество. «Бъдную Лизу» теперь никто не станетъ читать для наслажденія; но она всегда сохранится въ исторіи русской литературы и общественнаго образованія, какъ важный памятникъ, какъ дёло ума человёка необыкновеннаго, потому что она («Бъдная Лиза») была первымъ произведеніемъ на русскомъ языкѣ, которое убѣдило тогдашнее полу-французское общество, что и у раженію нёжныхъ чувствованій, свою прелесть, переводъ цёлой поэмы—декламація, риторика...

книги Ратье «Собраніе Репентовъ» могъ бы вы- произвель въ нашемъ обществё другого времени брать для труда своего изъ французскихъ меди- «Чернецъ» Коздова. Эта поэмка была сколкомъ пинскихъ книгъ что-нибудь поважнее и подарить съ «Гяура» Байрона; въ ней также монахъ, въ этимъ русскихъ врачей. Докторъ Ратье, какъ предсмертной исповъди, разсказываетъ свою истовилно, очень высоко ценить рецепты, какіе вы- рію, содержаніе которой есть любовь, а роковое писываютъ въ парижскихъ больницахъ; положимъ, событіе, побудившее героя къ отчужденію отъ что это происходить отъ любви къ отечественной людей и міра, — убійство. Но герой Коздова отномедицинь, но зачёмь бы, казалось, этоть огром- сится къ герою Байрона, какъ мальчикъ, заланый сборникъ всякой всячины передавать на рус- вившій бабочку, къ челов'єку, взорвавшему на скомъ языкъ? Если сочинение Ратье переведено воздухъ цълый городъ съ миллиономъ жителей. для того, чтобы познакомить русскихъ врачей съ Но какъ Коздовъ истинный поэтъ въ душъ, косостояніемъ медицины во Франціи, то едвали пе- торый, не будучи въ силахъ совладать съ больреводчикъ достигъ предположенной цёли. Спра- шими размѣрами, поэтически высказываль въ шивается, что пріобретаеть врачь изъ голослов- мелкихъ стихотвореніяхъ поэтическія ошушенія наго исчисленія рецептовъ? В'ядь одно ум'янье своей поэтической души, -то его «Чернецъ», писать рецепты но затверженнымъ формудамъ блёдное и слабое произведение въ пеломъ, отлиносяшку на себъ отпечатокъ сильнаго таланта. Нѣсколько сантиментальный характеръ поэмы, горестная участь ея героя, а вивств съ темъ и горестная участь самого птвиа, - все это поставило «Чернецу» едвали не больше читателей. Въ области литературы бываютъ произведенія, чёмъ поэмамъ Пушкина, которыхъ высоко-хулопо своему внутреннему достоинству принадлежа- жественная действетельность была тогда, да еще щія къ искусству, но темь не мене составляю- и теперь, слишкомъ немногимъ по плечу. «Чершія эпоху въ литературномъ и даже обществен- нець», еще прежде изданія, ходиль въ рукописи номъ образовании народа. Къ такимъ произведе- по рукамъ многочисленныхъ читателей, и осоніямъ принадлежитъ «Бѣдная Лиза» Карамзина; бенно отъ прекрасныхъ читательницъ принялъ къ такимъ же произведеніямъ принадлежить и обильную дань слезъ умиленія и грустно-сла-

ствъ: сколько слезъ было пролито прекрасными этическимъ цвъткомъ, для простой и скромной читательницами и блёдными, чувствительными прелести и легкаго, но сладостнаго аромата, кочитателями! Ходили къ Лизину-пруду, вырёзы- тораго всегда найдется множество прелестныхъ

«Чернецъ» уже не разъ былъ переводимъ на ствительныя фразы, которыя и теперь еще можно французскій языкъ, и вотъ явился его новый видёть. Мы говоримъ это совсёмъ не для того, переводъ, сдёланный русскимъ, который владёетъ чтобы смёнться, а чтобы засвидётельствовать французскимъ языкомъ какъ своимъ роднымъ. этотъ фактъ прошедшаго времени. Долгъ нашего Это обстоятельство особенно заставляетъ требовъка ни надъ чъмъ не смъяться, но все сознать ватьмногагоотъ перевода. Посмотримъ же на него. явленій, всему отдать должную справедливость. Du Dnépre avec orgueuil fran hissant à la nage Карамзинъ своимъ сантиментальнымъ произведенемъ выразилъ духъ времени, безсознательно

Le courant, J'atteignais tout heureux l'autre bord, J'aimais tous les périls, l'exercice du corps:

Je n'avais rien à perdre étent tout content de la lage Je n'avais rien à perdre, étant tout seul au monde,

> Что это такое? — неужели эти чудные стихи, полные гармоніи, силы и поэтической прелести:

> > Любилъ я за звърьми гоняться, День целый по лесамъ скитаться, Широкій Диепръ переилывать, Любилъ опасностью играть, Надъ жизнью дерзостно смъяться: Мнъ было некого терять, Мив было не съ къмъ разставаться!

Какая поэзія, сжатость, простота и безыскусрусскаго человіка можеть быть и душа, и сердце, ственность въ подлинникі, и какая изыскани умъ, и талантъ, и что русскій языкъ не совсімь ность, полная риторической шумихи и общихъ варварскій, но имфетъ свою способность къ вы- мфстъ въ переводф!.. И это не одно мфсто -- весь

# Метеорологическія наблюденія надъ современной русской литературой. (Отрывки).

Было бы слишкомъ трудно и почти невозможно передать нашимъ читателямъ всё наблюденія, сдёланныя нами въ послёднее время надъ русской литературой; но, не желая лишить ихъ удовольствія быть свидётелями такого интереснаго зрёлища, мы хотимъ довести до ихъ свёдёнія хоть одинъ или два феномена, которые безъ всякаго спора любопытнёе и поучительнёе всёхъ атмосферическихъ явленій, самыхъ необыкновенныхъ.

Итакъ, благословясь, приступаемъ къ дълу.

#### журнальная политика.

Къ числу самыхъ свѣжихъ новостей нашей журналистики принадлежитъ торжественное открытіе имени настоящаго редактора «Библіотеки для Чтенія»: это профессоръ Сенковскій, изъвѣстный своими прекрасными переводами арабскихъ сказокъ, помѣщавшихся въ разныхъ альманахахъ.

Онъ самъ объявилъ, что «всѣ, которые носили званіе редакторовъ «Б. для Ч.», слишкомъ невинны въ ея недостаткахъ, чтобы отвъчать за нихъ передъ публикой, и слишкомъ благородны, чтобы требовать для себя похвалы за достоинства, въ которыхъ они не имъли никакого участія», что «весь кругь ихъ редакторскаго дійствія ограничивался чтеніемъ третьей, посл'ядней корректуры уже готовыхъ, оттиснутыхъ листовъ, набранныхъ въ типографіи по рукописямъ, которыя никогда не сообщались имъ предварительно». Это объявление для насъ очень важно: по крайней мёрё мы теперь знаемь, вслёдствіе какихъ «тягостныхъ трудовъ, неразлучныхъ съ званіемъ редактора «В. для Ч.», отказался И. А. Крыловъ отъ редакторства этого журнала. Въ этой же (іюльской на 1836 годъ) книжкѣ «Бипозвольте, мы разскажемъ этотъ любопытный фактъ словами самой «Вибліотеки для Чтенія».

«У насъ есть одинь такой журналецъ свой, преданный намъ теломъ и душой, съ которымъ мы заключили формальный трактать на весьма выгодныхъ для него условіяхъ, чтобы онъ подъ видомъ литературныхъ замътокъ или какъ-ни-будь другимъ образомъ бранилъ «Библіотеку для Чтенія» въ каждомъ своемъ листочкь: однажды этотъ журналецъ — ужъ не скажемъ который! какая нужда вамъ знать его имя? - въ исполненіе договора, изливь всю свою желчь на наше изданіе, забранился отъ усердія до того, что напечаталь, будто бы мы вь нынашнемь году потеряли полторы тысячи подписчиковъ, и-чтожъ вы думаете, - на другой день лишнихъ полторы тысячи человъкъ полинсались на «Библіотеку для Чтенія»! Похвали же онъ хоть разъ, хоть въ шутку, мы бы навърное потеряли тысячи три читателей. Скажуть, что это съ нашей стороны не хорошо, что мы поддеваемъ публику. Что жъ дълать! Aide-toi, le ciel t'aidera, говорить пословица; надо пользоваться всемъ и брать у этакихъ журнальцевъ, что у нихъ есть. Въ ихъ давочкъ нътъ другого товару, кромъ брани: мы беремъ у нихъ брань, для себя, для своей пользы и своего удовольствія. Это позволительная сділка».

Непосвященные въ таинства петербургской журналистики, мы не знаемъ, позволительная ли эта сдълка; впрочемъ, говоря выраженіемъ городничаго Сквозника-Дмухановскаго, «можетъ оно тамъ такъ и нужно».

Мы не ручаемся также и за достовърность этого факта, чтобы у какого бы то ни было журнала могло явиться полторы тысячи подписчиковъ въ одинъ день — и вслъдствіе чего же? — брани журнальца, у котораго нътъ и полутора подписчиковъ и который саминъ литераторамъ извъстенъ только по имени.

### Въстникъ парижекихъ модъ.

званіемъ редактора «Б. для Ч.», отказался И. На будущій 1836 годъ въ Москвъ издается А. Крыловъ отъ редакторства этого журнала. Въ новый журналъ, который ни мало не относится этой же (іюльской на 1836 годъ) книжкъ «Би- къ литературъ и учености, но тъмъ не менъе най-бліотеки для Чтенія» находится очень интересдеть себъ почитателей и цънителей. Мы говоримъ ное извъстіе о ея отношеніяхъ къ одно- о «Въстникъ Парижскихъ Модъ». Въ доброе стаму петербургскому журналисту, который... Но

губящими бълное человъчество, съ особеннымъ тому только, что онъ олъть по модъ, со вкусомъ ожесточеніем в нападали на деспотическое влады- и даже изысканно, что его манеры благородны, стора порокамъ, и еслибы писанія этихъ почтен- за то только, что онъ одіть безвкусно, не по ныхъ мужей не были забыты неблагодарнымъ модъ, или бълно, что его манеры грубы, обращежили бы жизнью возрожденной и преображенной, свётской образованности! Теперь не уважать пупороки исчезли бы съ лица земли, въ мір'я во- стого челов'яка, безъ души и сердца, какого-ни-«Освобожденный Іерусаламъ» въ переводъ Мерзлякова, трагедіи Расина въ перевод'в Лобанова и илилліи Лезульера зъ переводъ Мерзлякова; не читали бы Пушкива, Грибовдова и не взяли бы въ руки Гоголя, но читали бы стихи Сумарокова, Хераскова и Петрова, романы дъвицы Марьи Извъковой и повъсти Владиміра Измайлова, Карамзина и князя Шаликова, но они ложились бы спать въ десять часовъ, вставали бы въ пять, восхищались бы восхождениемъ солнца, пили бы ключевую воду, дышали бы однимъ запахомъ розъ и лилій, плели бы изъ нихъ віночки для своихъ пастушекъ, не нюхали и не курили бы табаку и наслаживлись бы пвътущимъ здравіемъ, румяные и томные, нъжные и чувствительные: а во всемъ этомъ, согласитесь, большая выгода для человъчества. Но, увы! почти всъ наши писатели, особенно писатели добраго стараго времени, о которыхъ я говорю, отличаются слабостью здоровья и недолговъчностью. И вотъ отчего люди и по эту пору еще не исправились, вотъ почему на свётё и по эту пору царствують пороки и владычествуетъ ненавистная мода. Теперь совстмъ не то, теперь другое время, теперь люди спокойно смотрять на измънчивый ходъ нравовъ, обычаевъ, вкусовъ и, вооружившись мудрымъ правиломъ:

Къ чему напрасно спорить съ въкомъ? Обычай-деспоть межь людей!

спокойно подчиняють себя тираніи моды. Да! теперь совстив другое время! Теперь презрять человъка, который убиль бы на паркетъ свое человъческое чувство и данный ему Богомъ талантъ, который очерствёль бы для всего высокаго, го-

воописатели между прочими ужасными пороками, бованій: но теперь уже не презрять человіка почество молы. 0! тогла не то, что нынь, тогла формы изящны, обращение деликатно, такъ же, отъ нашихъ писателей не было ни покоя, ни про- какъ не презрять человъка съ душой и сердиемъ челов в чествомъ, неблаголарными соотечествении- ніе неловко; нынче о такомъ челов в в скажутъ ками, то человъчество и наше отечество теперь только: жаль, что обстоятельства лишили его парился бы снова золотой въкъ Астреи, и наша будь глупаго фата, за одну элегантность его счастливая планета превратилась бы въ цвъту- внъшней жизни, за однъ ничтожныя формы безъ шую Аркалію. Правда, люди попрежнему подли- внутренняго сознанія своего достоинства; но течали бы изъ выголъ, унижались передъ «глыба- перь не поставять въ достоинство грубости, цими позлащенной грязи», торговали бы своими низма или вульгарности формъ и въ самомъ отсвященнъйшими чувствами, своими священнъй- личномъ человъкъ. Вслъдствіе этого убъжденія пими обязанностями, попрежнему были бы хо- мы нападки на моды причисляемъ къ числу этихъ долны къ дълу религи, общественнаго блага, жалкихъ и ничтожныхъ выходокъ, какъ и наискусства и попрежнему были бы ревностны и падки на роскошь, на блескъ, изящество цивипламенны въ лада подлости, взяточничества: они лизованной жизни, условія которой такъ такно не читали бы Шекспира. Вальтеръ-Скотта, Шил- соединены съ условіями высшей челов'вческой лера, Гёте, Байрона, не знали бы «Юной Словес- жизни. Поэтому мы желаемъ полнаго успъха ности», не читали бы «Иліалу» въ переводъ «Въстнику Парижскихъ Модъ», видя въ немъ Гивдича и «Энеиду» въ переводъ Петрова, и необходимое явление нашей общественной жизни.

### Журнальная замътка.

Время полемики миновалось въ нашей литературъ. Это сдълалось естественнымъ образомъ: публикъ наскучили шумъ и крикъ, въ которомъ она ничего не понимала, а литература утомилась. Мы не желаемъ возвращенія этого шумливаго времени; мы всегда высказываемъ открыто и прямо свое суждение о томъ или другомъ литературномъ произведении и не отвъчаемъ на упреки, дълаемые намъ будто бы за пристрастіе и несправелливость нашихъ сужденій. Въ самомъ ділів, не смѣшно ли бъ было возражать на эти обвиненія? Всякій судить по своему разумінію, всякій, если онъ честный человъкъ, долженъ быть убъжденъ въ справедливости своего сужденія, следовательно, по одному чувству уважевія къ самому себъ, никто не полженъ оправдываться въсвоихълитературныхъ действіяхъ, да своему делу никто и не судья. Но когда, по поводу какого-нибудь литературнаго дёла васъ упрекають въ дёлахъ совству не литературныхъ, когда оскорбляютъ вашу личность человека и гражданина, то неужели вы должны молчать? А если будете отвъчать, то неужели этимъ введете полемику? И притомъ неужели одинъ журналъ будетъ пользоваться правомъ ругать своихъ противниковъ невѣждами, ренегатами, измънниками отечеству, а другіе не будуть имѣть права замѣтить этому журналу неприличность и неблагопристойность его выходокъ, не будутъ имъть права сказать ему:

Послушай, ври, да знай же мтру!...

Знаемъ, что есть журналы, которымъ совъстно няясь за мелочами и суетностью свётскихъ тре- отвёчать, какъ есть люди, съ которыми войти въ въ собственныхъ глазахъ и въ общемъ мизніи. ные труды, и потому не обращаю на имена ни-Презрительное молчание лучший отвътъ такимъ какого внимания. Конечно рецензенты «С. Пчежурналамъ и такимъ людямъ. Но что же при- лы» почитаютъ свои рецензій безсмертными прокажете дёлать, если у насъ, въ литературе, на- изведеніями ума человеческаго и потому припадающій непремённо правъ, если у насъ, въ ли- дають именамъ большую важность. У всякаго тературъ, молчаніе, котя бы оно было слъдствіемъ свой взглядъ на вещи!... презрѣнія, почитается за безмольное сознаніе вилу, что въ своемъ деле никто не судья, и потому положиль себѣ за обязанность не отвѣчать ни на какія возраженія, если подобный отвътъ не поведеть къ решенію какихъ-нибудь истинъ и не будетъ достоинъ прочтенія людей мыслящихъ; но я не могу молчать, когда на меня клевещуть, взводять небылицы и наконець ругають нагло, называя ренегатомъ и тому подобными нелитературными названіями......

«С. Пчела» къконцу нын вшняго года стала особенно нападать на «Телескопъ» и «Молву»; намъ было это всегла очень пріятно, потому что пои утъшительнъе, какъ видъть безсильнаго врага, который, стараясь вредить вамъ, противъ своей воли служить вамъ. Разумъется, мы смъялись про себя, а въ журналѣ сохранили презрительное молчаніе и оставляли доброй «Пчелв» трудиться для нашей пользы и нашего удовольствія. Недавно баронъ Розенъ поднесъ публикъ, въ своемъ «Петрѣ Басмановѣ», новый огромный (не помню, который уже по счету) кубокъ воды прозаической; «Пчела» воспользовалась этимъ случаемъ отделать «Телескопъ», въ особенности «Молву», а болже всего рецензента, пишущаго въ томъ и другомъ журналѣ и пользующагося лестнымъ счастьемъ не нравиться журнальному насъкомому. Я буду по порядку выписывать обвинительные пункты и отвъчать на каждый особенно.

Первое обвинение состоить вътомъ, что будто бы въ «Телескопъ» и «Молвъ» нъкоторые знаменитые критики отъ времени до времени натажають изъ-за угла на нашу словесность съ опущенными забралами.....

Я никакъ не могу понять, что за ненависть питаютъ некоторые литераторы къ безыменнымъ рецензіямъ. Какая нужда имъ до имени? Пройдетъ два-три года, и всё рецензіи, которыми наподняются всв безъ исключенія наши журналы, кануть въ Лету вифстф съ безсмертными твореніями, на которыя он'в пишутся. Если же то или другое твореніе истинно велико и безсмертно, то все-таки ему, а не рецензін, не критикъ на него, жить въ въкахъ. Конечно есть люди, то брани: это общее правило посредственности. которые, написавши журнальную статейку, отъ Бывали примеры, что и посредственность толкодуши убъждены, что они сдълали великое дъло, вала, какъ умъла, объ этихъ же самыхъ предтакъ, какъ Иванъ Ивановичъ, съъвши дыню, бы- метахъ, но это было время, когда ее признавали валъ отъ души убъжденъ, что онъ тоже свер- за геніальность; это золотое время прошло, в шиль немаловажный подвигь. Я не принадлежу къ числу такихъ людей, и смотры по философ-

какія-нибудь объясненія значить унизнть себя ски какъ на свои, такъ и на чужіе жупналь-

Второе обвинение на неизвъстныхъ рыпарей или своего безсилія, или неправости своего д'яла! или, лучше сказать, на меня, состоить въ томъ. И притомъ, повторяю, я неуклонно следую пра- что я осмелился усомниться въ существовани русской словесности \*). «Напрасно, говоритъ «Пчела», возражаль имь ученый, остроумный критикъ въ «Библіотекъ для Чтенія», что 12.000 русскихъ книгъ, означенныхъ въ каталогъ нашей книжной торговли, никакъ нельзя счесть за 12.000 голландскихъ селепокъ, и что поэтому ножно несколько полозревать существование русской литературы. Нёть ея! кричать рыцари, и между темъ сами безпрестано повторяють: наша словесность, нашей словесности, нашу словесность. Да о чемъ же вы кричите, господа? Неужто вы, по примъру знаменитаго рыцаря давало пищу для смёха. Нётъ ничего забавнёе печальнаго образа, нападаете на какого-нибуль великана-невидимку?» -- Что на это отвъчать? 12,000 книгъ! Въ самомъ дёлё убёдительное доказательство! И въ числѣ этихъ книгъ изъ классиковъ — Симеона Полоцкаго, Кантемира, Тредьяковскаго, Сумарокова, Майкова, Хераскова, Петрова, Николаева, Грузинцева, Майкова, и пр., и пр.; а изъ романтиковъ — Орлова, Кузмичева, Сигова, А. П. Протопопова, Глхрва, Гурьянова, и пр., и пр. И въ числе этихъ же книгъ книги поваречныя, объ истребленіи клоповъ и таракановъ; и въ числѣ этихъ же книгъ безчисленное множество переводовъ... И потомъ, если изо всего этого останется №№ 500 хорошихъ книгъ, то сколько между ньми будетъ условно хорошихъ и сколько останется безусловно хорошихъ?... Но довольно объ этомъ: мы не поймемъ другъ друга. Я не умѣю опредѣлять достоинства литературы въсомъ и счетомъ. Притомъ же я отвергаю существование русской литературы только подъ тъмъ значеніемъ литературы, которое я ей даю, а подъ всёми другими значеніями вполнъ убъждень въ ея существованіи. Но въ этомъ пунктъ мы еще менье поняли бы другь друга, и потому оставляю этоть вопросъ и обращаюськъ другимъ.....

Я пропускаю нападки моего остроумнаго противника на высокія философическія сужденія объ изящномъ, о XIX вѣкѣ, объ идеяхъ, о требованіяхъ віка: я знаю, что всё эти предметы не по плечу извъстнымъ рыцарямъ «С. Пчелы». Въ чемъ не знаешь толку, чего не понимаешь,

<sup>\*)</sup> Въ монхъ «Литературныхъ Мечтаніяхъ.»

кто не признаетъ ся величія.

измѣна есть лѣло гнусное, поллое, нечеловѣче- лась и съ новымъ произведеніемъ Гоголя «Ревиское: я глубоко бы презръдъ человъка, который зоръ»: суля по нетерпънію публики читать его, бы напримерь изъ злобы къ русскимъ сперва казалось бы, что въ Москве въ одинъ день могла леталь бы подъ французскимъ ордомъ, а потомъ бы разойтись его пъдая тысяча экземпляровъ... бы перешелъ опять къ русскимъ...

«Мы искренно любимъ всёхъ лостойныхъ рус- шимъ отлать въ немъ отчетъ публике. скихъ литераторовъ и отъ души радуемся каж- «Современникъ» есть явление важное и любодому новому произведенію, обогащающему нашу пытное, сколько по знаменитости имени его издада и быть не можеть, какъ увёряють нёкото него одной частью публики, и страха, ошущаерые завистливые иностранцы, не знающіе вовсе маго отъ него другой частью публики. Сенков-Россіи, да еще (Богъ имъ судья!) ренегаты, без- скій, редакторъ «Библіотеки для Чтенія», арибородые юноши, доморощенные Гегели, Шел- стархъ и законодатель этой последней части пулинги.»

ванные себя, только один они не ренегаты?... напугавшему его, колотить иногда самого себя... г., на святой Руси не было, нътъ и не будетъ позволяетъ это сдълать первая вышедшая книга. ренегатовъ, т. е. этакихъ выходдевъ, бродягъ, Признаемся, мы не думаемъ, чтобы «Соврепройдохъ, этихъ разстригъ и патріотическихъ менникъ» могъ им'єть большой усп'єхъ: подъ слопредателей, которые бы, играя двойной присягой, вомъ «успёхъ» мы разумёемъ не число подпипопадали въ двойную цёль и, избавляя отъ не- счиковъ, а нравственное вліяніе на публику. По годяя свое отечество, пятнали бы своимъ брат- нашему мненію, да и по меенію самого «Соврествомъ какое-нибудь государство.

### Нъско лько словъ о «Современникъ».

нитый поэть нашь Александръ Сергъевичь Пуш- походить на альманахъ, въ которомъ между прокинъ вознам врился издавать журналь; наконець чимъ есть и критика. Что альманахъ не журпервая книжка этого журнала уже и вышла, наль, и что онъ не можеть имёть живого и иногіе даже прочли ее, но, несмотря на то, у сильнаго вліянія на нашу публику-объ этомъ насъ, въ Москвъ, этотъ журналъ есть истинная нечего и говорить. «Библіотека для Чтенія» новость, новость дня, новость животрепещущая, особенно одолжена своимъ успёхомъ тому, что

посредственности ничего не остается делать, и въ этомъ смысле то, что хотимъ мы сказать какъ нападать на новыя идеи, называя ихъ о немъ, будетъ настоящимъ извѣстіемъ. Пѣдо въ вольнодумными и мятежными. Посредственность томъ, что у насъ, въ Москвъ, очень трудно довидить мятежника во всякомъ, кто выше ея или стать «Современникъ» за какія бы то ни было деньги: не смотря на многія требованія и нетер-Мой остроумный противникъ мимоходомъ даетъ пъніе публики, въ Москву прислано его очень знать, что иля того, чтобы понравиться крити- небольшое число экземпляровъ. Странное прло! камъ, полобнымъ мнъ, художники должны дока- съ нъкотораго времени это почти всеглащняя зывать въ своихъ сочиненіяхъ, что «измёна дё- исторія со всёми петербургскими книгами, не ло не хулое и даже похвальное». Воть какъ ми- издаваемыми, хотя и продаваемыми Смирдинымъ, до бранятся въ Петербургъ, не по московскому! и не сочиняемыми иди не нокровительствуемыми НЪТЪ, м. г., я глубоко убъжденъ, что всякая Гречемъ и Булгаринымъ. Эта же исторія случи-Наконецъ и мы прочли «Современника» и спъ-

родную словесность, которой яко-бы вовсе нътъ, теля, столько и отъ надеждъ, возлагаемыхъ на блики, до того испугался предпріятія Пушкина. Какъ! кто говоритъ, что у насъ нътъ литера- что, забывъ обычное свое благоразуміе, имълъ туры, тотъ ренегатъ? Кто находитъ въ своемъ неосторожность сказать, что онъ «отдалъ бы отечествъ не одно хорошее, тотъ тоже ренегатъ?.. все на свъть, дишь бы только Пушкинъ не слер-Стало быть, китайцы, персіяне и другіе восточ- жаль своей программы». Подлинно, что у страха ные варвары, которые презирають всёхъ ино- глаза велики, и справедливо, что устрашенный странцевъ и не видятъ никого выше и образо- человъкъ, вмъсто того, чтобъ бить по призраку,

Стало быть, Петръ Великій былъ не правъ, дав- Мы не будемъ входить въ изследованіе воши пощечину одному переводчику, который, не- проса: имбеть ли право Пушкинъ издавать журреведши книгу о Россіи, выпустиль изъ нея все, наль? мы даже не почитаемь себя вправъ что говорилось въ ней дурного о русскихъ?... И предложить такой вопросъ и, какъ люди не притомъ, м. г., какое вы имъете право называть испуганные, и слъдовательно сохранившее прикого нибудь ренегатомъ? Я могъ бы переслать сутствіе духа и владычество разсудка, предостаэту посылку къ вамъ назадъ; но я не хочу это- вляемъ другимъ подобныя разбирательства: учего саблать, потому что человъкъ, пользующійся ному и книги въ руки, говорить пословица. Мы гражданскими правами, не можетъ быть ренега- же съ своей стороны прямо и искренно выскатомъ, хотя бы онъ и не правился мит... Натъ, м. жемъ наше мивніе о «Современника», сколько

менника», журналъ долженъ быть чёмъ-то живымъ и дъятельнымъ: а можетъ ли быть особенная живость въ журналь, состоящемъ изъ четырехъ книжекъ, а не книжищъ, и появляющемся чрезъ три ивсяца? Такой журналъ, при Давно уже было всёмъ извёстно, что знаме- всемъ своемъ внутреннемъ достоинстве, будетъ книжекъ замънила необыкновенной толстотой лать, то есть и такіе, которые ничего не умъихъ. Какая тутъ живость, какая современность, ютъ сдёдать дурно. Статья Пушкина не заклюмъсяцевъ послъ ея выхода? А развъ вы не ее, могли пересказать, что бы васъ особенно цонаши книги? Имъ не помогутъ и ваши звъздоч- недьзя не дочитать до конпа, если начвешь чики, потому что онъ родятся по большой части тать. «Разборъ сочиненій Георгія Конисскаго» подъ несчастной звездой. Воть что мы нахо- хорошъ въ томъ смысле, что даеть ясное по-

и хотимъ поговорить.

Ченстонновой траги-комедіи, переведенъ хорошо, многихъ почетныхъ нашихъ литераторовъ. шего театра и нашей литературы, а Гоголь библіографія, ученая и литературная. одну уже напечаталь и еще, говорять, готовить ди, которые, за что бы ни принялись, все пор- нала, и хотя его суждение и о нашемъ издани

прополжительность періодовъ выхода своихъ тятъ, которые ничего не умфютъ порядочно слъкогла вы булете говорить о книг черезъ шесть часть въ себ ничего такого, что бы вы, прочтя знаете, какъ не живущи, какъ нелолговъчны разило, но ее нельзя читать безъ увлечения, лимъ главнымъ нелостаткомъ въ «Современникъ». нятіе о разбираемой книгъ и возбужлаеть же-Главное же достоинство его, если только это даніе прочесть самую книгу. Сужденіе о Георгіи можеть почесться какимъ-нибуль лостоинствомъ. Конисскомъ, какъ объ историят и историческомъ состоить въ томъ, что въ немъ всв статьи ори- лицв, намъ кажется справедливымъ, но чтобы гинальныя, кром'ь, разум'ьется, стихотвореній, онь быль хорошимь пропов'ядникомь - съ этимь Каковы же эти статьи? А вотъ объ этомъ-то мы мы несогласны; его краспоръчіс--- сходастическое и тяжелое. Самыя дурныя статьи это -«О Риомъ» «Современникъ» состоитъ изъ пяти стихотво- барона Розена и «Парижъ», родъ записки, пиреній и одиннадцати прозаических в статей. Стихо- санной къ пріятелю на разных в лоскутках в, творенія вообще всё не безъ достоинства, кром'є безъ всякой связи и занимательности, дурнымъ «Розы и Кипариса». «Ииръ Петра Великаго» языкомъ. «Полина Ажитугай» примъчательна, отличается бойкостью стиха и оригинальностью какъ произведение черкеса (судтана Казы-Гивыраженія. «Скупой Рыцарь», отрывокъ изъ рея), который владесть русскимъ языкомъ лучше

хотя, какъ отрывокъ, и ничего не представляетъ Но самыл интересныя статьи — это «О движедля сужденія о себъ. Но «Ночной Смотръ» Жу- ній журнальной литературы въ 1834 и 1835 гг.» ковскаго есть одно изъ тъхъ стихотвореній, ко- и «Новыя книги»: въ нихъ видны духъ и наторыхъ у насъ теперь въ пълый голъ является правление новаго журнала. «Журнальная литене больше одного или двухъ... Это истинное ратура, эта живая, свъжая, говорливая, чутперло поэзін, какъ по глубокой поэтической мы- кая литература, такъ же необходима въ обласли, такъ и по простотъ, благородству и высо- сти наукъ и художествъ, какъ пути сообщекости выраженія. Мы очень жалбемъ, что пра- нія для государства, какъ ярмарки и биржи во собственности и величина пьесы не позволя- для купсчества и торговли». Такъ начинается ютъ намъ выписать его. Изъ прозаическихъ первая статья, и мы выписали ея начало для статей прежде всего должно гозорить о двухъ того, чтобы показать, что «Современникъ» имфетъ статьяхь Гоголя. Первый: «Коляска», есть не настоящій взглядь на журналь. Въ самомъ дёль, что иное, какъ шутка, хотя и мастерская въ смѣшно было бы думать въ наше время, чтобы высочайшей степени. Въ ней выразилось все журналъбылъ энциклопедіей наукъ, изъ которой умѣнье Гоголя схватывать эти рѣзкія черты можно бы было черпать полкой горстью знанія, общества и уловлять эти оттънки, которые вся- посредствомъ которой можно бъ было сдълаться кій видить каждую минуту около себя и кото- ученымъ. Только одни невъжды и верхогляды рые доступны только для одного Гоголя. Но могуть такъ думать въ наше время. Журналъ пьеса все-таки не больше, какъ шутка, и, по есть не наука и не ученость, но, такъ сказать, нашему мнёнію, не можеть замёнить собой от- факторъ науки и учености, посредникъ между сутствія пов'єсти, которая почитается у насъ не- наукой и учеными. Какъ бы ни велика была обходимымъ украшеніемъ всякой книжки жур- журнальная статья, но она никогда не изложитъ нала, особливо первой. Вторая статья Гоголя, полной системы какого-нибудь знанія: она мо-«Утро дёлового человёка», говорять, есть отры- жеть представить только результаты этой сивокъ изъ его комедіи. Во всякомъ случать она стемы, чтобы обратить на нее вниманіе ученыхъ, представляетъ собой нечто целое, отличающееся какъ скорое известие, и публики, какъ ранортъ необыкновенной оригинальностью и удивительной о случившемся. Вотъ почему такое важное мѣвфриостью. Если вся комедія такова, то одча сто, такое необходимое условіе достоинства и суона могла бы составить эпоху въ исторіи на- ществованія журнала составляють критика и

Главное содержание разбираемой нами статьи две... Эта пьеска есть отрывокъ изъ которой-то состоитъ въ суждени о литературныхъ періодичеизъ нихъ, какъ мы слышали. «Путешествіе въ скихъ изданіяхъ въ Россіи за 1834 и 1835 гг. Мы Арзрумъ» самого издателя есть одна изъ техъ почитаемъ за долгъ сказать, что все эти сужденія статей, которыя хороши не по своему содержа- не только изложены рёзко, остро и ловко, но нію, а по имени, которое подъ ними подписано. даже безпристрастно и благородно; авторъ статьи Въ самомъ деле, если есть на свете такје лю- не исключаетъ изъ своей опалы ни одного журвъ немъ ни здонам вренности, ни зависти, ни датель читаль эти листки и нашелъ свободное лаже несправелливости. О «Библіотек» для Чте- время говорить о нихъ?.. Впрочемъ, одумавшись, нія» высказаны истины рёзкія и горькія для мы церестали удивляться: въ Москв'я очень ненея, но уже извъстныя и многими еще прежде давно одинь журналь съ какимъ-то особеннымъ сказанныя. Одно только показалось намъ и но- удовольствіемъ объявиль, что онь живеть въ вымъ, и крайне удивительнымъ; мы не знали до миръ съ «Литературными Прибавленіями къ «Инсихъ поръ, что паясническія пов'єсти и гаерскія валиду» — да продлить Вогь эту льужбу на безфанфаронады въ критикахъ и рецензіяхъ «Би- конечное время, для доказательства, что и въ блютеки» принадлежать почтенному профессору наше время могуть быть Оресты и Пилады!.. О. И. Сенковскому, что баронъ Брамбеусъ и та- Окончание статьи состоить въ упрекахъ натарскій критикъ Тю-тюнджи Оглу, тоже никто шимъ журналачь, по большей части очень оснопругой, какъ тоть же Сенковскій. О «Набдю- вательныхъ и справедливыхъ, въ томъ, что они патель» сказана сущая истина, почти то же са- не замьчали истинно важныхъ явленій умственмое, что было сказано и въ нашемъ журналь, наго міра, а занимались однеми мелочами. Къ только немного поснисходительнъе. Вообще «Со- числу важныхъ явленій умственнаго міра отневременникъ» при всей своей благоролной и твер- сена смерть Вальтеръ-Скотта, одного изъ велидой откровенности обнаруживаетъ какую-то сим- чайшихъ, міровыхъ геніевъ искусства, требовавпатію къ «Наблюдателю». Напримівов, сказавши, шая оцінки его произведеній, о которых одначто это журналь безжизненный, чуждый рёзкаго кожъ наши журналы не почли за нужное скаи постояннаго мижнія, онъ чрезъ нъсколько стра- зать что-нибуль. Потомъ новое направленіе евроницъ приходитъ въ восторгъ отъ критикъ IIIе- пейскихъ литературъ, о которомъ, вопреки «Совырева: потомъ намекаетъ о какихъ-то перлахъ временнику», скажемъ, было очень много говорусской поэзін, будто бы находящихся въ «На- рено нашими журналами. Къ замѣчательнымъ блюдатель», а этоть намекь доводьно ясно на- явденіямь нашей детературы, незаміченнымь мекаеть о знаменитых друзьяхь, такъ по край- нашими журналами, отнесено особенно появленей мъръ намъ показалось... Въ суждения о «На- ніе изданій русскихъ старинныхъ писателей, но. блюдатель», къ слову о его редакторь, высказана спрашиваемъ мы почтеннаго издателя «Совреочень приная мысль во томо смысль, что об- менника», что бы оно само сказаль обо этихъ наруживаетъ върный взглядъ на то, чъмъ дол- писателяхъ? -- Мы подождемъ его мнънія о нихъ, женъ быть журналь: «Редакторъ всегда дол- а послъ и сами выскажемъ свое, чтобы заглаженъ быть виднымъ лицомъ. На немъ, на ори- дить передъ нимъ нашу вину въ преступномъ гинальности его слога, на общепонятности и за- молчаніи на ихъ счетъ... Страннымъ показалось нимательности языка его, на постоянной свъжей намъ мнтніе, что Жуковскій, Крыловъ и кн. Вядъятельности его основывается весь кредитъ земскій будто бы потому не высказывали своихъ журнала». Вследъ за темъ очень верно и очень мненій, что считали для себя унизительнымъ спуостроумно замъчено, что «Наблюдатель» похожъ ститься въ журнальную сферу... Это что такое?.. на тъ ученыя общества, гдъ члены ничего не дъ- Кто жъ виноватъ въ томъ, что эти писатели даютъ и даже не бывають въ присутствін, между такъ горды? Притомъ же, что они за критики?тыть какъ президенть является каждый день. Крыловъ, превосходный и даже геніальный бассадится въ свои кресла и велитъ записывать про- нописецъ, никогда не былъ и не будетъ ника токолъ своего уединеннаго засъданія».

ла»: она просто названа афишкой, въ которой и «О Баснъ и Басняхъ Крылова», и при всемъ помъщаются объявленія о книгахъ вмъсть съ нашемъ уваженіи къзнаменитому поэту мы скакритиками на помадныя и табачныя лавочки, пи- жемъ, что именно эти-то две его статьи и пошущіяся какими-то «ловкими и хорошо воспи- казывають, что онь не рождень быть критикомь. танными людьми, безъ сомнения имевшими при- Что же касается до кн. Вяземскаго, то избавь чины быть доводьными фабрикантами». Очень насъ Воже отъ его критикъ такъ же, какъ и отъ остроумно также замічено о редакторстві. Греча его стиховъ... въ «Библіотекъ для Чтенія»: «Имя Греча выставлено было только для формы, по крайней кое состояние нашей журнальной литературы домфрф никакого содъйствія не было зам'ячено съ его казывается особенно тяжебнымъ дфломъ о мфстороны. Гречъ давно уже сдълался почет- стоименіяхъ «сей» и «оный». Во-первыхъ, этой нымъ и необходимымъ редакторомъ всякаго пред- тяжбы никогда не было; редакторъ «Библіотеки» принимаемаго періодическаго изданія: такъ обык- шутилъ при всякомъ случат надъ этими подъяновенно пожилого человъка приглашають въ ческими словцами, но статей о нихъ не писалъ, посаженые отцы на вст свадьбы».

советить не лестно для насть, но мы не видимъ бавленій къ «Инвалиду»: неужели почтенный ма-

кимъ критикомъ: Жуковскій написаль, кажется, Превосходно также характеризована «С. Пче- двъ критическія статьи: «О сатирахъ Кантемира»

Мы не согласны еще съ тъмъ, что будто бы жала если и написаль одну, то въ видъ шутки, и Насъ очень изумило въ этой стать упомина- помъстиль ее передъ отдъленіемъ «Смъси». Мы, ніе о литературныхъ сплетняхъ и клеветахъ, из- напротивъ, осм'вливаемся думать, что жалкое даваемыхъ подъ именемъ «Литературныхъ При- состояніе нашей литературы и вообще нашей

умственной лаятельности гораздо болже доказы- вленіемъ вижу, что раккимъ изъ нашихъ литекласст и потому требуетъ поклона...

ности своихъ собратій по ремеслу.

### Отъ Бълинскаго.

«Подъячей сталь судією Парнаса, и утвердителемъ вкуса московской публики! -- Конечно скорое представление свъта будетъ. Но неужели Москва болбе повфритъ подъячему, нежели Вольтеру и мит: и неужели вкусъ жителей московскихъ сходняе со вкусомъ сево подъячего?»

сумароковъ,

еще не усиввъ осмотреться на немъ, я съ уди- советника, относящихся ко мне лично.

вается зашищеніемъ и употребленіемъ «сихъ» и раторовъ удавалось съ такимъ успѣхомъ, какъ «оных», нежели напалками на «сіи» и «оныя»... мнъ, обращать на себя вниманіе, если не пу-Спращиваемъ почтеннаго издателя «Современ- блики, то по крайней мерф своихъ собратій по ника», почему онъ, употребляя «сіи» и «оныя», ремеслу. Въ самомъ пъль, въ такое короткое не употребляетъ «сиръчь, понеже, поелику, аще, время нажить себъ столько враговъ, и враговъ сице»?. Онъ. вёрно, сказаль бы, потому что такихъ доброжедательныхъ, такихъ непамятоэти слова вышли изъ употребленія, что они не злобныхъ, которые въ простотъ сердечной хлоупотребляются въ разговоръ!.. Но чёмъ же почуть изъ всёхъ силъ о вашей извёстности счастливъе ихъ «сіи» и «оныя», которыя не есть ли это ръдкое счастье?.. Я до такой стетоже вышли изъ употребленія и не употре- пени удостоень сульбой этого счастья, что имъль бляются въ разговорф?.. Воля ваша, а право, бы право почесть себя очень замфчательнымъ въ нашей умственной деятельности, какъ и въ человекомъ, еслибъ враги-пріятели мои были хоть нашей общественной жизни, очень мало видно сколько-нибудь замечательны: одно только это владычества здраваго смысла, даже въ мело- непріятное обстоятельство охлажлаеть порывы чахъ; у насъ всякій самъ хочеть давать зако- моего самодюбія... А то, право, какая внимательны, забывая, что если что-нибудь найдено или за- ность ко мив, какое уваженіе! Въ «севтских»» мъчено справедливо другимъ, о томъ уже нечего журналахъ стръляютъ въ меня намеками, разговорить. Посмотрите на одно наше правописа- боромъ моихъ фразъ, выносками. Одинъ петерніе или на наши правописанія, потому что у бургскій журнальчикъ, находящійся въ коротнасъ ихъ почти столько же, сколько книгъ и кихъ связяхъ съ «светскими» журналами и въ журналовъ: мы еще изъявляемъ наше дътское то же время преданный душой и тъдомъ «Вибліоуваженіе большими буквами и поэту, и поэтіи, и тек'т для Чтенія», какъ увтряеть она сама, велетератору, и литературћ, и журналу, и журна- личаетъ мекя по отчеству и по фамили, впролисту - все это у насъ, на Руси, состоитъ въ чемъ искажая ихъ съ умыслу, чтобъ показать свое остроуміе; угощаетъ винегретомъ не только Вообще эта статья содержить въ себъ много изъ ругательствъ и клеветъ, за которыя я ему справедливых замёчаній, высказанных умно, очень благодарень, но даже и похваль, которыя остро, благородно и прямо, и потому подающихъ меня начинають очень безпокомть; перепечатынадежду, что «Современникъ» будетъ журналомъ ваетъ мои статьи, предварительно расхваливъ съ межніемъ, съ характеромъ и д'яятельностью, ихъ и разбранивши меня. Наконецъ, съ накото-Мы не почитаемъ разкости порокомъ, мы, напро- раго времени мои великодушные непріятеля нативъ, почитаемъ ее за достоинство, только ду- чали приписывать мит вст замти статьи маемъ, что кто рёзко высказываетъ свои мнёнія въ «Телескопё» за нынёшній голь, поль которыми о чужихъ действіяхъ, тотъ обязываетъ этимъ и не значится полнаго имени. Такъ, въ помянутомъ самого себя дёйствовать лучше другихъ. Что же петербургскомъ журнальчикъ, находящемся на касается до статьи «Новыя книги», то она со- содержаніи у «Вибліотеки для Чтенія» и на постоитъ больше въ объщаніяхъ, нежели въ испол- слугахъ у «свътскихъ» журналовъ, приписана неніи, и не представляетъ ничего рашительнаго мна пов'єсть «Она будеть счастлива», —пов'єсть, и зам'вчательнаго. Но подождемъ второго нумера: обнаруживающая въ неизв'єстномъ автор'в неонъ намъ дастъ средство высказать наше мненіе поддельный талантъ, живое чувство и уменіе о «Современникъ» яснъе и опредъленнъе, а владъть языкомъ; такъ, въ № 169 «С. Пчелы» между тамъ останемся при желаніи, чтобы новый мна же приписана статья объ игра гг. актеровъ журналъ совершенно выполнилъ тѣ надежды и здѣшняго театра въ «Ревизорѣ» Гоголя. Мнѣ ожиданія, которыя подаеть имя его издателя и было бы очень пріятно подписать свое имя подъ ръзкая опредъленность его мнъній одъятель- объими этими статьями, но полгъ справелливости повельваеть мнь отклонить отъ себя незаслуженную честь. Впрочемъ это все бы еще ничего. По поводу последней статьи, некій тетулярный совътникъ Иванъ Евдокимовъ сынъ Покровскій принесъ на меня издателямъ «Пчелы» длинную челобитную, начинающуюся и оканчивающуюся клятвеннымъ увъреніемъ, что онъ не литераторъ. въ чемъ всякій ему охотно новфрить и безъ увфреній. Я не хочу опровергать его нападокъ на самую статью, предоставляя это сдёлать ея автору, хотя и согласень съ большей частью инъній, выраженных въ этой стать в съ талантомъ, умъньемъ и знаніемъ своего дёла; скажу только Недавно вступивъ на литературное поприще, нёсколько словъ 🤉 чрицёнкахъ г. титулярнаго

мовъ сынъ Покровскій, въ вышереченной своей рядочный артистъ, который дорожить своимъ челобитной, обносить меня «престрогимъ» чело- местомъ, можеть угодить Велинскому?» — Въ в'якомъ, «которому яко бы н'ять никакой возмож- своемъ л'ял'я никто не сулья — воть мое правило: ности угодить». Противъ этого я не спорю; я въ и потому я не почитаю себя вправъ доказысамомъ деле не люблю потачекъ, когда дело вать, чтобы кто-нибудь могъ и долженъ быль илеть объ истинь, о благь искусства. Но выше- дорожить моимъ мивніемь; но нельзя не останореченный титулярный сов'тникъ этимъ не доволь- виться зд'ёсь на выраженіи «артистъ, который ствуется. Вследь затемь онь доносить на меня, дорожить своимь местомь». Аллахь керимь! что что я закричаль когда-то о Каратыгинь: «не это значить? Почтенный титулярный совътникъ надо намъ актера аристократа!» и привосоку- не даеть ли этимъ знать, что актеръ, который пляеть потомъ следующія язвительныя речи, по подорожиль бы моимъ мивніемъ или последоваль ный совътникъ больше чёмъ не литераторъ, что и своего убъжденія, долженъ «лишиться мёонъ не имбетъ понятія не объ однихъ литера- ста»?.. Странно!.. Этотъ г. титулярный сов'єтникъ турныхъ приличіяхъ: «а изъ всёхъ, де, твореній что-то очень грозенъ... Вълинскаго замътно, что, по его митню, тотъ, Изъ послъдующихъ пунктовъ вышесказанной кто носить чистое б'ёлье, моеть лицо и отъкого челобитной видно, что она писана не столько въ не пахнетъ ни чеснокомъ, ни водкой, аристо- обличение статьи г. А. Б. В., помъщенной въ «Молкратъ». Та! та! та! г. титулярный совътникъ! въ, сколько съ намъреніемъ сдълать извътъ на Такія річи не дівлають чести вашему благород- меня, и, вдобавокь еще, не какъ на литераному обонянію, или по крайней м'єр'є показывають тора, а какъ на челов'єка. — «Онъ (то есть я) ръшительное невнимание къ обонянию издателей что-то особенно гиввается на здъшний театръи читателей «Съверной Пчелы». Знаете ли, что въщаетъ г. титулярный совътникъ-можетъ быть нынт ужь и въ порядочныхъ рестораціяхъ не го- за то, что въ немъ маста кажутся ему слишкомъ ворять вслухь о «чеснокъ» и «водкъ»? Но пре- дороги». — Я не хочу здъсь спрашивать г. титутензія моя не въ томъ: эти рѣчи вовсе не ре- дярнаго совътника, какимъ образомъ могъ онъ зонны, и никакъ до меня не касаются. Что въ заглянуть въ мои карманы, когда я для него ихъ моихъ глазахъ опрятность, литературная и жи- не выворачивалъ; замѣчу только, что мѣста въ тейская, есть не порокъ, а достоинство, тому мо- нашемъ театръ, сравнительно съ удовольствиемъ, жеть служить торжественнымъ доказательствомъ которое онъ доставляеть зрителямъ, точно немое отвращение къ повъстямъ и романамъ Уша- много дорогоньки, и върно не для одного меня; кова и Загоскина, отъ героевъ и героинь кото- въ противномъ случат отчего же онъ такъртдко рыхъ точно нередко попахиваетъ «чесночкомъ» бываетъ полонъ и такъ часто пустъ? и «водочкой» (да простять мить читатели это наго пинизма, столь несвойственнаго аристокра- плотный». тін, какъ въ моемь отзывъ о комедіи Загоскина ны своимъ авторомъ къ аристократамъ, т. е. мнимаго или истиннаго титулярнаго совътника людямъ высшаго круга общества, но выражаются Ивана Евдокимова сына Покровскаго, что я, по языкомъ тёхъ особъ, которыя рёдко «моютъ отпуске этой статьи, остаюсь при томъ же инвлицо», еще раже «маняють облые», и оть ко- ніи, какъ быль и до отпуска ея, то есть что торыхъ... (охъ! опять было проговорился выра- «Ревизоръ» Гоголя превосходенъ, а «Недовольженіями г. титулярнаго советника!). Итакъ, ные» Загоскина... что делать?.. очень плохи... зачёмъ же такая на меня ябеда?—Нётъ, я имёю столь высокое понятіе объ аристократіи, что по одному употребленію этихъ словъ, которыми такъ щеголяеть г. титулярный совётникь, не сочту его аристократомъ, хотя бъ даже онъ быль и другой какой совътникъ, повыше!..

геннаго нелитератора, скрывшагося подъ скромнымъ именемъ титулярнаго совътника?

кругъ двятельности, силу немаловажную, по и безошибочнымъ, чемъ суждение а posteriori, и крайней мъръ для гг. актеровъ... «Ну, разсудите наши заключенія, выведенныя изъ чистаго разсами, продолжаетъ доносить на меня этотъ мни- ума, всегда оправдывались и подтверждались

Этоть титулярный советникъ Иванъ Евдоки- кровскій, -- какъ же после этого какой-нибуль покоторымъ легко можно видъть, что г. титуляр- бы моему совъту вслъдствіе своей доброй воли

Больше говорить нахожу не нужнымъ, скольуменьшительное повтореніе выраженій г. титуляр- ко потому, что не о чемъ, столько и потому, наго совътника!). И нигдъ такъ сильно не вы- что, говоря словами вышеписаннаго титулярнаго ражалось мое отвращение отъ этого литератур- совътника. «я — человъкъ смирный и чисто-

Одно только считаю долгомъ повторить здёсь «Недовольные», герои которой хотя и причисле- во всеуслышаніе, какъ для публики, такъ и для

### Вторая книжка «Современника».

Радушно и искренно привътствовали мы первую книжку «Современника»; но это было сдъ-Впрочемъ, кто знаетъ настоящій рангъ поч- лано нами не стелько по убъжденію, сколько по увлеченію. Вопреки заклятымъ одностороннимъ фактистамъ, мы всегда почитали сужденіе a priori Изъ словъ его видно, что онъ имфетъ большой не только возможнымъ, но даже болфе върнымъ мый или истинный Иванъ Евдокиновъ сынъ По- опытомъ, по крайней мёрё въ приложеніи ихъ

къ явленіямъ нашей литературы. Скажите намъ нитаго, столь народнаго, такъ сладко отзываюимя автора книги или издателя журнала, скажи- щагося въ душт русскихъ, одного имени Пуште, какого рода должна быть эта книга или кина достаточно будеть для пріобрітенія новоэтотъ журналъ, и мы скажемъ вамъ, какова бу- му журналу огромнаго кредита со стороны пудеть эта книга, каковь будеть этоть журналь, блики; а кредить публики дёдо великое: съ нимъ скажемъ безошибочно, до ихъ появленія на свътъ. много хорошаго можетъ сдёлать талавтъ, соеди-Вслёдствіе такого умозрительнаго взгляда на ненный съ любовью къ истинъ и ревностью къ явленія литературнаго міра, для насъ было до- благу общему. статочно имени Пушкина, какъ издателя, чтобы предсказать, что «Современникъ» не будетъ имъть «Современника», чтобъ высказать положительнъе никакого лостоинства и не получить ни малей- наше о немъ межніе. И воть мы наконець пошаго успеха. Мы этимъ ни мало не думаемъ ждались этой второй книжки-и что жъ?-Ла оскорблять нашего великаго поэта: кому не из- ничего!.. Ровно, ровнехонько ничего!.. Статья въстно, что можно писать превосходные стихи и «О движеніи журнальной литературы» была въ то же время быть неудачнымъ журналистомъ? хороша, Всеобъемлемость таланта и его направленій есть исключеніе: Гёте въ этомъ случай можетъ быть примъръ единственный. Пусть намъ скажутъ. хоть въ шутку, что Пушкинъ написалъпревос- убила и свой собственный. Въ «Современникв» ходную поэму, трагедію, превосходный романъ, участія Пушкина н'ять р'яшительно викакого. Темы повфримъ этому, по крайней мёрё не почтемъ перь къ нему самому идетъ шутка, сказанная подобнаго извъстія за невозможное и несбыточ- имъ же или его сотрудникомъ насчеть Андроное; но Пушкинъ журналистъ—это другое дъло. сова: «Современникъ» самъ похожъ на тъ ученыя Повторяемъ: мы въ этомъ случав никогда не общества, гдв члены ничего не пвлаютъ и даже ошибаемся; мы знаемъ цёну всёхъ романовъ, ко- не бывають въ присутствіи, между тёмъ какъ торые напишутъ Булгаринъ, Гречъ, Степановъ, президентъ является каждый день, садится въ Массальскій, Калашниковъ, - всёхъ теорій сло- свои кресла и велить записывать протеколъ свовесности, которыя издадутся Плаксинымъ и его уединеннаго засъданія. Впрочемъ это все бы Глаголевымъ, всёхъ... но всего не перечтешь. ничего: остается еще духъ и направление жур-Обращаемся къ «Современнику». Его планъ, вы- нала. Но, увы! вторая книжка вполнф обнаруходъ книжекъ, выборъ статей - все это подало жила этотъ духъ, это направление; она показала намъ мало надеждъ; но, повторяемъ, мы при- явно, что- «Современникъ» есть журналъ «свътвътствовали его радушно и искренно, не столько скій», что это нетербургскій «Наблюдатель». по убъжденію, сколько по увлеченію, причиной Вь одномъ истербургскомъ журналь было недавкотораго была статья «О движеніи журнальной но сказано, что «Современникъ» есть вторая или литературы въ 1834 и 1835 гг.». Рёзкій и бла- третья попытка (такъ же неудачная, какъ и городный тонъ этой статьи, смёлые и безпри- прежнія, прибавимъ мы отъ себя) какой-то аристрастные отзывы о нашихъ журналахъ, верный стократической партіи, которая силится основать взглядъ на журнальное дёло — все это подало для себя складочное место своихъ миеній. Мы было намъ надежду, что «Современникъ» будеть не знаемъ и не хотимъ знать ни объ аристокраревностнымъ поборникомъ истины, искажаемой тическихъ, ни о какихъ другихъ партіяхъ; но и попираемой ногами книжныхъ спекулянтовъ, намъ извёстно, что въ нашей литературё есть что его голосъ неутомимо, громко и твердо бу- точно какой-то свётскій кругъ литераторовъ, кодетъ раздаваться на журнальной аренв, превра- торый не находить нигдв пріюта для сбыта свощенной върыночную площадь продажныхъ по- ихъ мижній, которыхъ никому не нужно и дахвалъ и браней, что онъ сшибеть не съ одной ромъ, заводить журналы, чтобы толковать о себъ пустой головы незаслуженные лавры, что онъ и о «свётскости» въ литературе; и, по нашему ощишлеть не съ одной литературной вороны на- счету, «Современникъ» есть уже изтая попытка кладныя павлиньи перья, что онъ сорветъ маску въ этомъ родѣ. Мы ужъ нёсколько разъ имѣли мнимой учености и мнимаго таланта не съ одного случай говорить, что въ литературъ необходимы завзжаго фигляра, съ баронскимъ гербомъ и та- талантъ, геній, творчество, изящество, ученость, тарскимъ прозвищемъ, пускающаго въ глаза про- а не «свътскость», которая только дълаетъ листодушной публикъ пыль поддъльнаго патріотиз- тературу мелкой, ничтожной, безсильной и накома и лакейскаго остроумія. Тёмъ пріятите было нецъ совершенно ее губита; что литература есть намъ надъяться всего этого отъ «Современника», средство для выраженія мысли и чувства, данчто теперь, именю теперь, наша литература осо- ныхъ намъ Богомъ, а не «свътскости», которая бенно нуждается въ такомъ журналъ; и мы ду- очень хороша въ гостиныхъ и дълахъ внъшней мали, что еслибы самъ Пушкинъ и не принималъ жизни, но не въ литературѣ. Да, мы это повтовъ своемъ журналъ слишкомъ дъятельнаго уча- ряли очень часто и очень смъло, потому что въ стія, предоставиль его избраннымь и надежнымь этомь случав за нась стоять здравый смысль и

И такъ, мы ръшились ждать второй книжки

А моря не зажгла!..

Этого мало: убивь всь наши журналы, она сотрудникамъ, то одного его имени, столь знаме- общее мнаніе. Посмотрите, что такое жизнь

встхъ нашихъ «свтскихъ» журналовъ? Бореніе жизни съ смертью въ груди чахоточнаго. Что держание второй книжки «Современника»? - Изъ сказали намъ новаго объ искусствъ, о наукъ трехъ стихотворныхъ цьесъ замъчательны только «свътскіе» журналы? Равно ничего. Публика двъ: «Урожай» Кольцова, довольно растянутая остается холопной и равнодушной къ этимъ жал- въ цёломъ, но м'естами блещущая искорками кимъанахронизмамъ, силящимся воскресить восем- поэзіи, да «Іоаннъ и Аристотель» барона Розена, налпатый въкъ; она презрительно улыбается, отрывокъ изъ драмы, складомъ, ладомъ и прекогла въ этихъ журналахъ съ какимъ-то вдохно- лестью стиховъ напоминающій «Дейдамію» Тревеннымъ восторгомъ увёряють, что «человёкъ, дьяковскаго. Не угодно ли полюбоваться хоть въ сферъ гостиной рожденный, въ гостиной у нъсколькими стихами? себя дома: садится ли онъ въ кресла — онъ салится, какъ въ свои кресла; заговорить ли-онъ не боится проговориться», что, напротивъ, «провинпіаль-выскочка (?) не сибеть пристсть иначе. какъ на кончикъ стула». Милостивые госулари, умфите салиться въ кресла, бульте въ гостиной, какъ у себя дома-все это прекрасно, все это делаеть вамь большую честь; видя, съ какимъ искусствомъ садитесь вы въ кресла, съ Такими-то ужасными виршами объясняется Арикакой свободой любезничаете въ гостиной, мы стотель съ Іоанномъ III, который отвёчаеть ему готовы рукоплескать вамъ: но какое отношение еще ужаснъйшими! - Теперь о прозъ. Здъсь заимъстъ все это къ литературъ? Ужели умънье мъчательна статья: «Записки Н. А. Дуровой, изсадиться въ кресла и свободно говорить въ го- даваемыя А. Пушкинымъ». Если это мистификастиной есть патенть на таланть литературный ція, то признаемся, очень мастерская; если подили поэтическій? Ужели челов'єкъ, ум'єющій не- линныя записки, то занимательныя и увлекапринужденно състь въ кресла и свободно пере- тельныя до невъроятности. Странно только, что сыпать изъ пустого въ порожнее, бодьще, неже- въ 1812 году могли писать такимъ корошимъ ли человъкъ, робко садящійся на кончикъ стула, языкомъ, и кто же еще? женщина; впрочемъ ся въковыми вопросами о жизни, о въчности, о желаемъ, чтобъ эти интересныя записки продолмірь, о тайнь бытія, сильнье страдаеть, усерд- жали печататься. Критическихь и полемическихь нъе молится, тверже въруетъ, несомивните на- статей цять. Между ними очень дъльный, хотя и двется, пламенные любить, благородные и без- очень сухой, разборь книги «Статистическое корыстнее действуеть?... Милостивые государи, описание Нахичеванской провинции Золотицкаго. къ чему эти безпрестанныя похвалы самимъ себѣ Но разборы «Ревизора» Гоголя и «Наполеона», за знаніе «св'єтскости», къ чему эти безпрестан- поэмы Эдгара Кине, подписанные литерой В., ныя увтренія, что вы люди «свттскіе»? Мы и должны совершенно уронить «Современникъ». такъ вёримъ вамъ, склоняемся передъ вашей Это разборы самые «свётскіе», потому что, про-«свътской» мудростью; вамъ и книги въ руки; не чтя ихъ, вы готовы сказать рецензенту, хотя задумайте, чтобы между вами и нами было что- очно: «Милостивый государь! все, что вы говоринибудь врод'в зависти, врод'в jalousie de ли, очень прекрасно; но позвольте васъ спроmetier... Но публикъ нужны не гувернеры, ко- сить, о чемъ вы говорили и что хотъли сказать?» поэты, а ученые, а литераторы, а критики, ко- объ изящномъ; въ нихъ вообще замътно отсутторые бы знакомили ее съ высшими человъче- ствіе логики. Впрочемъ одинъ «свътскій» журчился восемнадцатый векъ, вивств

Со славой красныхъ каблуковъ И величавыхъ париковъ!...

Не представляеть ли чего замачательного со-

У насъ цвѣтутъ науки и искусства; Хуложниками славится нашь край: Италія-картинная палата, Огромный пъвчій хоръ, изящный строй Разнообразныхъ велельнныхъ зданій, И область стихотворства и любви. Свою картину пишеть живописець, Пъвецъ свой голосъ гнетъ и сыплетъ въ дробь, Обожествляеть женшинь стихотворець, и т. д.

знаетъ объ искусствъ, о наукъ, глубже симпа- можетъ-быть онъ поправлены авторомъ въ на-тизируетъ съ человъчествомъ, тревожнъе мучит- стоящее время. Какъ бы то ни было, мы очень торые кричали бы ей: «tenez-vous droit», а Таковъ характеръ всёхъ «свётскихъ» сужденій скими потребностями и наслажденіями, руковод- налъ недавно очень откровенно признался, что ствовали бы ее на пути просвещения и эстетиче- въ суждении логика только вредитъ, и что поскаго, а не «свътскаго» образования. Оглянитесь этому онъ не хочеть и знать ее; такъ чего жъ вокругъ себя повнимательнье: вы увидите, что и вы хотите? Вообще въ этихъ статьяхъ обнарумежду вами, людьми «свътскими,» людьми «выс- живается самая глубокая симпатія къ московшаго общества», есть люди, которымъ душна скому «свътскому» журналу и безпредъльное бальная атмосфера, ненавистенъ мишурный блескъ уважение къ его критикъ, что впрочемъ и негостиныхъ, которые обгутъ отъ нихъ, чтобы въ удивительно: свой своему поноволе братъ. Странтиши уединенія предаться мирному занятію но только, что при этомъ случать на «Телескопъ» предметами человъческой мысли и чувства; есть взведена небылица; сказано, будто бы какіе-то люди, которые скучны въ обществъ, не любезны издатели «Телескопа» восклицали: «Избави насъ, съ дамами, для которыхъ уже невозвратно кон- Боже, отъ критикъ «Наблюдателя»! «На это, вопервыхъ, замътимъ, что есть издатели, напримвръ «Сына Отечества» и «С. Пчелы», имена которыхъ и выставляются на оберткъ этихъ

журналовь; но у «Телескопа» быль и есть толь- нятій, и много матеріаловь изготовиль онь лля забавное».

повёрить ему, то у насъ потому только преслё- думать, чему поучиться. дують сатирой взяточничество, отъ Сумарокова «Современника».

И это «Современникъ»? Что жъ туть современнаго? Неужели стихи барона Розена и по хвалы «свътскимъ» людямъ за то, что они умъобществъ свободно?... И на такомъ-то журналъ красуется имя Пушкина!...

# Иванъ Яковлевичъ Кронебергъ. (Некрологъ.)

для нашей литературы: смерть лишила ее, одного недёлю послё этого онъ отправился въ Россію. за другимъ, самыхъ примѣчательныхъ ея дѣяте- Въ 1814 году получилъ онъ дипломъ на члена лей, и все это впродолжение друхъ последнихъ Іенскаго великогерцогскаго литературнаго общелътъ. Пушкинъ, Дмитріевъ, Марлинскій, Поле- ства и въ томъ же году былъ назначенъ дирекжаевъ-сколько потерь, и какія потери!... Не- торомъ Коммерческаго училища въ Москвф; здфсь давно выбыль изъ пустъющихъ рядовъ нашей пробыль до 1818 года. Въ 1819 поступилъ литературы и еще одинь изъ умственныхъ дъяте- адъюнктомъ въ Харьковскій университеть и въ лей. Мы говоримъ объ Иванъ Яковлевичъ Кро- томъ же году былъ сдъланъ эсктраординарнымъ небергъ. Любя знаніе, какъ цъль, а не средство, профессоромъ. Въ 1821 году — членомъ строительонъ не слёдиль за вётреными прихотями толпы, наго комитета; въ 1822-визитаторомъ для не толкался на рынк в литературных в предпріятій; осмотра училищь въ Курской, Орловской и Воно въ свободное отъ своихъ гражданскихъ обя- ронежской губерніяхъ. Въ 1826 году былъ сдѣзанностей время уединялся въ тиши своего ка- ланъ ректоромъ Харьковскаго университета и бинета, читалъ, перечитывалъ и изучалъ своего три раза былъ избираемъ въ эту должность. Въ любимъйшаго поэта-Шекспира, писалъ разборы званіи профессора Харьковскаго университета и заивчанія на его драмы; изследоваль разные пробыль онь около 20 леть, и его лекція, полэстетические вопросы, преследоваль судьбы искус-

ко обинъ изпатель, имя котораго должно быть огромнаго сочиненія по этой части. Эта мирная извъстно В. Во-вторыхъ, скажемъ, что не въ и чуждая претензій деятельность не могла по-«Телескопѣ», а въ «Молвѣ», были точно сказа- ставить ему той блестящей и часто миличиной изны эти слова. но не о критикахъ «Наблюдателя», въстности, за которой такъ гоняется толца; сверхъ а о критикахъ князя Вяземскаго. Правду сказать, того нъсколько тяжеловатый, мало литературэто почти одно и то же: но «Телескопъ» отма- ный сдогъ, обличающій иностранца, быль также хивался отъ нихъ за публику, а совсёмъ не за причиной, почему труды покойнаго Кронеберга себя, потому что мы, участвующіе мыслью и пользовались не такой изв'єстностью, какой они серднемъ въ «Телескопѣ», съ своей стороны, на- заслуживали. Но дюди, которые понимаютъ допротивъ. «любимъ иногла почитать что-нибуль стоинство мысли и ищутъ не фразъ, а истинъ, знали, знають и всегда будуть знать Кронеберга. Забавиће всего, что «свътскій» критикъ «Со- Глубокая мысль, оригинальность и мужественная временника», соблазнившись мыслью Скриба, самобытность взгляда—плодъ гдубокой души, бочто въ литературъ всегда отражается прощел- гатой опытами жизни, и огромной классической шее, а не настоящее состояние общества, такъ учености: вотъ чёмъ ознаменованы всё трупы восхитился ею, что упапился за нее объими ру- Кронеберга. Юношество, стремящееся къ мысли ками, теребить ее такъ и сякъ и прилагаеть и знанію, въ брошюркахъ и разныхъ статьяхъ кстати и некстати въ русской литературъ. Если Кронеберга всегда найдетъ для себя о чемъ по-

Иванъ Яковлевичъ Кронебергъ родился въ Моло Гоголя, что это взяточничество было когда- сквъ 19 февраля 1788 года. Въ 1800 году онъ то давно, только не теперь; что Ломоносовъ и быль отправлень визств съ братомъ своимъ въ Лержавинъ, и вследъ за ними тысячи другихъ ди- Германію, въ педагогическое заведеніе въ Галде, риковъ потому только безпрестанно воспъвали гдъ и пробылъ до 1805 года, занимаясь подъ рупобъды, что ихъ время было мирное, чуждое войнъ ководствомъ профессора Нимейера. Перешедши и побъдъ... Словомъ, смъхъ и горе... Вибліогра- изъ Галле въ Іенскій университетъ, онъ началъ фія покула отпедывается однёми звёздочками, было изучать юриспруденцію, но, «утомившись между тімь какъ осталось только дві книжки сухостью этого предмета, взялся за философію и литературу. Ведя жизнь уединенную, я чувствоваль какое-то неизъяснимое блаженство. Пріятный климать и живописные окрестности, независимость и свобода, любимыя занятія и незнаніе ють хорошо садиться въ кресла и говорить въ нужды, юность и поэзія-воть элементы этого блаженства» \*). Изъ Іены онъ слёдаль два путешествія: одно пѣшкомъ въ Нюрнбергъ, другое въ Брауншвейгъ. Въ 1806 году французская кампанія прервада нить его занятій. Въ это время онъ служилъ cicerone маршалу Люроку. Въ 1807 году получилъ онъ степень доктора философіи и вслёдъ затёмъ быль сдёланъ членомъ Іенскаго Последнее время было очень неблагопріятно великогерцогскаго латинскаго общества. Черезъ

<sup>\*)</sup> Эти слова выписаны изъ дневника покойнаго, ства у древнихъ и новыхъ народовъ. Наука древ-ностей въ особенности была предметомъ его за- и получили всё эти подробности о жизни его отца.

его молодыхъ слушателей и много способствовали къ улучшению состояція Харьковскаго университета. Кронебергъ скончался скоропостижно 19 октября прошеншаго 1838 года, въ 8 часовъ

вечера, на 53 году своей жизни.

Много ученыхъ трудовъ совершилъ Кронебергъ. много услугъ оказалъ онъ нашей ученой литературь: время покажеть, чего мы лишились въ этомъ человъкъ. Но какая потеря для тъхъ, которые были къ нему близки, которые знали его какъ человѣка!.. Іуша юноши цвѣла въ этомъ пятидесятильтнемъ мужь; интересы духовной жизни не оставляли его ни на минуту. Любознательный. живой, всему доступный, съ удовольствіемъ, съ участіемь и ралушіемь обращаль онь свое вниманіе на все, въ чемъ замъчалъ жизнь, стремленіе. Какъ всё юныя, благодатныя души, онъ и въ преклонныхъ лётахъ любилъ юность, охотно бестловаль съ ней, входиль въ ся интересы и забываль неравенство леть... Мирь праху твоему, мужъ незабвенный!...

Вотъ перечень всёхъ ученыхъ и литературныхъ трудовъ Кронеберга, изданныхъ при его

жизни:

І Латинско-Россійскій Лексиконъ, съ полнымъ объяснениемъ всёхъ свойствъ и значений наждаго латинскаго слова, и съ показаніем в собственних в именъ, до древней географіи и миоологіи отно-сящихся. 2 части. Три изданія.

II. Латинская грамматика, издана Император-

скимъ Харьковскимъ университетомъ. 1825. III. M. Tullii Ciceronis oratio pro lege Manilia in usum scholarum commentario perpetuo illustravit, adjectis procemio historico, narratione de Magni Pompeji rebus in Asia gerstis, et indice verborum J. C.—C. Chark. 1834.

IV. Censura ingenii et morum A. Persii Flacci. Скаго «Гамлета», переведеннаго Полевымъ. Кромѣ того послѣ покойнаго осталась бездна бумагъ, изъ которыхъ большая часть относится

VI. Horatii Flacci epistola ad Augustum. Commentario perpetuo illustravit. J. C. 1823. Cum vita

VII. Caji Crispi Sallustii de Catilinae conjuratione liber. Commentario perpetuo illustravit J. C. C. Chark. 1830. Cum additamentis: De Senatu Romano. De coloniis. De Capitolio. Ce Comitiis populi Romani. De Sestertio. De Massilia. De tribunicia potestate. Bellum Maritimum. Bellum Mithridaticum. De ordinibus populi Romani. De patria potestate. De patrocinio. De libris Sibyllinis, De referendi ratione in senatu. De Pontificatu. Bella Macedonica. De Tuscis et Tyrrhenis. De Consulibus. De Praetoribus. Fasti Romanorum.

VIII. Амалтен, или собраніе сочинскій и переводовъ, относящихся къ изящнымъ искус-ствамъ и древней классической словесности. Харьковъ.. 1825—6. 2 части. Часть I: Завоеванія римлянъ. Обозръніе зе-

мель, принадлежащихъ римской державъ. Афоризмы. Обългящныхъ произведеніяхъ римлянъ. Иліада. Clavicula Latina.

Часть II: Взглядъ на древнюю Грецію. Древ-

няя Греція. Иліада. Clavicula Latina.

IX. Брошьорки, издаваемыя И. Кронебергомы. Харьковъ. 1850—1833. № 1. Историческій взглядь на эстетику.—№ 2. Огрывки.—№ 3. Заливъ Неаполитанскій. Сирія.—№ 4. Макбетъ.—№ 5. О переселении творений искусства изъ завоеванныхъ земель въ Римъ. — № 6. Матеріолы для исторін

ныя мысли и жизни, сильно дъйствовали на умы эстетики. — 2 7. Отрывки и афоризмы. — 2 8. Маргиналін и выписки: Voyage de Houghton en Afrique. Горнемана путевыя записки отъ Капра до Мурзуха. Мильмена энциклопедическій магазинъ. Кузена введеніе въ исторію философія. Фякеръ. Беттягеръ. Геерень.—№ 9. Поэзія. Шесть одъ Горація. Вертеръ. Apocalypsis cum figuris. —№ 10. Философія Ноланская о причинь, о началь и

> Х. Минерва. Четыре части. Харьковъ. 1835. Часть І. Объ изобилін произведеній пластическаго некусства у гремовъ и о причинать онаго. О переселени творений искусства изъ завоеванныхъ земель въ Римъ. Исторический взглядъ на эстетику. Афоризмы.—Часть П. Рыдарская поэзія германцевъ. Гёте. «Фаусть», «Тассо», «Эг-монъ», «Вертеръ». Бюргеръ. Дюреръ. Шекспиръ. Исторія пьесы «Сонъ въ лѣтнюю ночь». Шесть одъ Горація.—Часть Ш. «Иліада». Маргиналіи и выписки: Фикера изучение древнихъ классиковъ; Беттигера археологія; Геерена идеи о политика, быть и торговые древних в. Земли древней Азіи Вяглядъ на древнею Грецію. Заливъ Неаполитанскій. — Часть IV. О латинскомъ языкъ относительно литературы латинской. Кратьое обозрѣніе исторіи древнихъ рукописей съ IV по XV стольтіе. И-торическій взглядь на лигературу въ среднихъ въкахъ. 400 - 1500.

> X1. Статьи, напечатанныя въ разныхъ журвалахы: 1. Древняя географія. 2. Объ изученій словесности. 3. Древній Кареагенъ. 4. О сообщеній путей у древинхъ римлянъ. —Въ «Ученняхъ запискахъ Московскаго университета» помъщено нъсколько главъ изъ последняго труда его «Основанія науки древностей». -Въ «Московскомъ Наблюдателъ за 1838 годъ помъщены: 1. Письма (№ 5 и 9). 2. Характеристика древнихъ грековъ и римлянъ (№ 10). 3. Маргиналіи и выписки: Асть: Гейнроть; Риттерь (№ 11).

> Въ 13 № «Наблюдателя» за 1838 годъ будетъ помъщена его антикритика на разборъ Бълин-скаго «Гамлета», переведеннаго Полевымъ.

V. Antiquitates Romanae in usum praelectio- къ послѣднему и главному труду его «Основанія науки древностей».

# Журнальная замътка.

Коровкинъ (продолжая читать). ления - симани Тянкинь - Тянкинь, ужасный моветонъ»... (останавливается). Должно быть французское слово.

Аммось Оброровичь. А чорть его знаеть, что оно значить. Еще хорошо, если только мошенникъ, а можетъ быть и того еще хуже. Ревизоръ, комедія Гоголя.

Въ нашей литературъ, именно журнальной и особенно петербургской, такъ много удивительнаго для насъ, москвичей, что мы уже нотеряли способность удивляться. Напримеръ, тамъ есть престранный обычай: разбранять московскій журналъ или московскаго литератора, да и заключать желанізмъ, чтобы московская журкалистика и московские литераторы оставили дурную привычку браниться... Это очень мило-неправда-ин?

Въ 140 № «С. Пчелы» напочатана шуминвая выходка противъ «Наблюдатела». Она подписана буквами О. Б., этями буквами, которыя такъ нежданно слетвли съ «Сына Отечества» вивств лея Венеликтовича, знаменитаго автора «Выжи- этихъ немногихъ является въ безконечно различгиныхъ», насъ очень удивило, снова появившись ныхъ степеняхъ. Царство духа подлежитъ темъ въ «С. Пчелв». Но ничему не должно удивляться— же законамъ, какъ царство природы: и въ немъ

Чулесь на сей земль разсыно безь счету. Ла не везив ихъ всякій примвчаль...

Главная нападка устремлена на «Наблюдателя» или пройти чрезъ эти моменты духа, или имъть за употребление новыхъ и непонятныхъ для Бул- въ созерцании ихъ возможность. Кто же не прогарина словъ, каковы: конечность, призрачность, ходилъ чрезъ нихъ и не имфетъ въ созерцани лъйствительность, просвътлъніе, субъективность, ихъ возможности, тому нътъ никакой возможобъективность. Булгаринъ сперва заметилъ ми- ности растолковать ихъ. моходомъ, и очень остроумно, что при «Наблютовской книжкъ, а мартовская книжка вышла нъмецкую философію и глубоко уважаетъ ее. вая впрочемъ полную справедливость остроумію чикъ своего носа, какъ говорится въ солдатскихъ автора такого множества юмористических ста- поговоркахь?» Вы угадали, Фаллей Венеликтотеекъ и сатирическихъ романовъ. Итакъ, Бул- вичъ, —именно тотъ самый. Всёмъ извёстно, что субъективность, объективность, конечность, при- кую философію и глубоко уважають ее. зрачность, просвётленіе, действительность, и пр. Булгаринъ очень вежливо, собершенно еврото кладуть на себя желтый шарь въ лузу, го- ному языку. воря билліарднымъ выраженіемъ одного извѣстнаго литератора. Булгаринъ не понимаетъ, что дъятельность начинается съ покойной «Мнемотакое внутреннее распадение и внутренняя ра- зины» и продолжается сквозь рядъ покойныхъ зорванность, и мы нисколько не удивляемся, что журналовъ въ нынфинемъ «Московскомъ Наблюонъ не понимаетъ этого. Слово есть выражение, дателъ», безпрестанно придумываютъ новыя слова выговаривание чего-нибудь существующаго, какъ и выражения, чтобъ выразять то, чего они сами явленіе, и чтобы выговорить или назвать явле- не понимають. Сперва они выбажали на чужественномъ или внутреннемъ, духовномъ. У кого и объективъ, и пр. Теперь они прибавили къ чуесть во лбу два здоровые глаза, тотъ легко жеземщинъ множество русскихъ словъ, давъ проможеть созерцать явленія, подлежащія чув- стому ихъ значенію таинственный смысль. Люственному созерцанію; чтобы созерцать явле- бимыя ихъ слова теперь: конечность, призрачнія духа, для этого надо им'єть духь, богатый ность, просв'єтл'єніе, д'єйствительность; но наявленіями. Мы не разъ уже повторяди, что стоящій фаворить-призрачность». Такъ говосознавать можно только существующее, и что рить Булгаринъ. Что все это остроунно и вѣжсуществующее для одного есть часто призракъ ливо—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія: Булгаринъ давно для другого. Отчего поэтовъ любятъ и не поэты, уже пріобрёль себе громкую извёстность остроотчего одного поэта любитъ цёлый народъ, а уміемъ и вежливостью своихъ журнальныхъ стаиногда и целое человечество? Оттого, что въ тескъ; это было замечено еще Косичкинымъ по духф такого поэта происходять всф явленія, поводу одного петербургскаго литератора, у кокоторыя порознь происходять въ каждомь изъ тораго мизинець заключаль въ себъ больше ума, членовъ народа и человъчества. Жизнь духа нежели головы всъхъ московскихъ литераторовъ. есть безконечная лёстница, и каждый человёкъ стоить на извъстной ступенькъ этой великой лъстницы. Распаденіе и разорванность есть мо- вынисавъ на «Наблюдателя» фразу, говорить: «Ей ментъ духа человъческаго, но отнюдь не каж- отрицательный абсолють=0». Не правда ли, что это даго человека. Такъ точно и просветление: оно образель журнальной и литературной вежливости?

съ «Сфвернымъ Архивомъ». Поэтому имя дад- есть удъль очень немногихъ и даже въ самыхъ есть и растенія, и полипы, и инфузоріи, и наконепъ минералы. Чтобы понять значение словъ: распаденіе, разорванность, просвітлініе, нало

Что такое конечный разсудокъ? спрашиваетъ датель» апрыльскія моды приложены къ мар- Булгаринь, сказавши сперва, что онъ понимаеть въ мак; но такъ какъ обвинение и остроты по- Что такое конечный разсудокъ? спращиваетъ этому поводу стали ужъ слишкомъ однообразны онъ-и рѣтаетъ этотъ вопросъ новымъ вопрои стары, то мы и не возражаемъ на нихъ, отда- сомъ: «Не тотъ ли, что комаръ вынесъ на конгаринъ не понимаетъ словъ: прекраснодущіе, наши храбрые солдаты тоже понимаютъ нумец-

Что онь ихъ не понимаетъ — въ этомъ мы ему пейски называеть насъ шарлатанами, которые охотно вёримъ: но чёмъ же мы виноваты, что коверкаютъ чужія мысли, чтобъ прослыть учеонъ не понимаеть? Есть люди, которые находять ными \*). На это мы ничего не возражаемъ: это для себя непонятными даже «Московскія Вёдо- не нашь языкь. Если бы Булгаринь настоятельно мости», самый доступный журналь, а тв, кото- потребоваль оть нась объясненія на этоть счеть, рые никогда не учились читать, не понимають то мы выставили бы за себя на диспуть съ ничего писаннаго и печатнаго, но они въроятно нимъ такихъ людей, которые не принадлежатъ винять въ этомъ не писанное и печатное, а са- къ литературному міру точно такъ же, какъ михъ себя; если же они поступаютъ наоборотъ, слова Булгарина не принадлежатъ къ литератур-

«Помашніе наши новомыслители, которыхъ ніе, надо им'єть это явленіе въ созерцаніи, чув- земныхъ выраженіяхъ: абсолють, субъективь (?)

<sup>\*)</sup> Въ другомъ мѣстѣ своей статьи Булгаринъ, богу, это субъективная и объективная галиматья;

Что же касается до того, что Будгаринъ назы- Будгаринъ говоритъ, будто мы сказали, что онъ ваеть нашь журналь продолженіемь «Мнемози- возвысился туть до совершенной субъективности. ны», то мы принимаемъ это обвинение за ком- Мы слишкомъ далеки отъ мысли, чтобы Булгаплиментъ и чувствительно благодаримъ за него, ринъ съ умыслу заменилъ слово объективность если только Булгаринъ смотритъ на «Мнемозину» словомъ субъективность. Нѣтъ! тысячу разъ какъ на такой журналъ, предметомъ котораго нётъ! Онъ сдёлалъ это совершенно добрособыло искусство и знаніе. Что касается до в'єстно: въ отношеніи къ этимъ словамъ онъ субъектива и объектива, то на этотъ разъ Бул- поступаетъ точно такъ же, какъ нашъ добрый гаринъ самъ увлекся страстью нововведенія и простой народъ въ отношеніи къ европейцамъ: вылумаль ява такихь слова, которыхь въ рус- будь итальянець, будь англичанинь, будь испаской литератур' никогда не было. Чтобы не по- нець, а у него все немець! Уверяемъ Булгавторять одного и того же, скажемъ однажды на- рина, что мы нисколько не сердимся на него за всегла, что употребление новыхъ словъ безъ раз- это: добродущное незнание достолюбезно, но нисчетливой осторожности точно можетъ повре- чуть не обидно. Но вотъ противъ чего мы не дить ихъ успёху, и мы рашились употреблять можемъ не возразить: Булгарину показалось, ихъ не иначе, какъ съ объяснениемъ, и — булто мы поль субъективностью разумвемъ групока они не утвердились - какъ можно меньше. бость, нехудожественную естественность или поне такъ: всъ ложныя, т. е. ненужныя, слова шему мненю, этими достоинствами отличается и придуманныя удержатся, несмотря на все Булгаринъ вывелъ изъ того, что мы игру Ленрактеръ самобытности и силы.

турное поприще въ «Мнемозинъ» и первый заго- ектъ есть мыслящее существо (человъкъ); объне говорил и ни слова, -- когда М. Г. Павловъ на- объектъ было тождественно съ объектомъ. Истинствовало въ русскомъ языкъ.

шее значеніе, нежели Мицкевичъ.

средственность — вездв посредственность!

возвысился до совершенной объективности, а Позф. Теперь, въ противоположность Шиллеру,

Но бъда не велика, если вначалъ было поступлено просту мужиковатость, и что будто бы, по науничтожатся сами собой, а удачно составленныя «Сказка о Рыбаки и Рыбки» Пушкина. И это остроуміе ожесточенныхъ гонителей всего новаго, скаго въ роли Хлестакова находимъ субъективоригинальнаго, всего выходящаго изъ рутины ной, и потому отличающейся не художественпосредственности, всего носящаго на себъ ха- ной естественностью и грубостью. Чтобы вывести Булгарина изъ заблужденія, поспѣшимъ растол-Когда М. Г. Павловъ, начавшій свое литера- ковать ему, что значить субъективность. Субъворившій въ ней о мысли и логикт, —предметахъ, ектъ имслимый предметъ. Чтобы мышленіе было о которыхъ до «Мнемозины» русскіе журналы върно, надобно, чтобы понятіе субъекта объ чалъ упот реблять слово «проявленіе», то это ному познаванію предметовъ намъ часто мішаетъ слово сделалось предметомъ общихъ насмешекъ, наша субъективность, вследствие которой мы, такъ что антагонисты почтевнаго профессора вижсто того чтобы опреджлить то значение, котоназывали его въ насижшку «господиномъ, кото- рое именно выражаетъ предметъ нашего сужденія, рый употребляеть слово проявленіе», а теперь придаемь ему наше значеніе и тѣмъ изъ предвсёмъ кажется, что будто это слово всегда суще- мета дёлаемъ призракъ, т. е. совсёмъ не то, что онъ есть въ самомъ дёлё, а то, чёмъ онъ намъ Булгаринъ сердится на насъ за то, что мы кажется. Сквозь зеленыя очки всё предметы Пушкина называемъ великимъ поэтомъ: что дъ- кажутся зелеными. У души человъка есть свои лать? - это наше мнфніе, которое мы нифемъ очки, которыя снимаютъ съ нея знаніе и разумполное право выговаривать, и еще тімъ сміліє, ный опыть жизни. Объяснимь это приміромь. что оно утверждено пълымъ народомъ. Еще разъ Христіанскіе народы отличаются терпимостью просимъ извиненія у Булгарина въ нашей сла- всёхъ религій. Магометане ненавидятъ и преслёбости любить и дорожить дарованіями, дёлаю- дують все, что не магометанство. Въ первомъ щими честь нашему отечеству. Пушкинъ-великій случай видно умініе перенестись въ чуждую поэтъ, и поэтъ русскій, русскій и по душть, и по сферу и понять чуждое себт явленіе-это объкрови. Мы впрочемъ понимаемъ, какъ трудно ективность; во второмъ случат видна чистая сойтись намъ съ Булгаринымъ во мижніи о Пуш- субъективность. Но вотъ примфръ еще ближе къ кинь, который безъ сомньнія, и по очень понят- ділу. Шиллеръ быль субъективень въ своихъ ной причинь, имъетъ для насъ несравненно выс- первыхъ произведеніяхъ; онъ изображаль въ нихъ людей не такими, каковы они суть и какими Булгаринъ сердится на насъ еще за то, что следовательно должны быть; но такими, какими мы первымъ русскимъ прозаикомъ почитаемъ они ему представлялись, или какими онъ хотъль, Гоголя; этого мало: мы почитаемъ его еще и вели- чтобъ они были. Но субъективность отнюдь не кимъ поэтомъ. Конечно это не можетъ быть есть мужиковатость, хотя и можетъ быть мужипріятно Булгарину; но это не одному ему не- коватостью по свойству субъекта: это мы сейпріятно: за это на насъ многіе негодують. По- часъ докажемь. Шиллеръ великъ въ самой своей субъективности, потому что его субъективность Въ нашемъ журналъ про Пушкина было ска- есть субъективность генія. Онъ создаль себъ зано, что въ «Сказкъ о Рыбакъ и Рыбкъ» онъ идеалъ человъка и осуществилъ его въ маркизъ

вичъ: въ безполобномъ романъ своемъ «Иванъ мы сокрушили бы перо свое и, произнося съ со-Выжигинъ» вы изобразили Вороватиныхъ и Ножа- крушеннымъ сердцемъ: mea culpa, mea culpa, тиныхъ, истинныхъ негодяевъ и изверговъ, но mea maxima culpa (латинское выраженіе вы ихъ и называете негодяями и извергами — это по-французски оно значить pardon, по-польски объективное изображение. Но вы же въ своемъ раdam do nog, а по-русски-вперелъ не булу). «Иванъ Выжигинъ» были творцомъ чисто субъек- на въки бы замолчали». тевнымъ, потому что силились выразить въ немъ У страха глаза велики, говоритъ русская попалеко не идеалъ человъка.

несправедливомъ отзывѣ о петербургскихъ арти- что эго перестаютъ наконепъ бранить, потому стахъ - Каратыгинъ и Сосницкомъ. Не хотимъ что всь убъждаются, что или онъ точно великъ, повторять безъ нужды уже сказаннаго нами объ или лучше не будеть и писать не перестанеть. этихъ артистахъ, а скажемъ только, что на этотъ Что же до того, чтобы хвалить васъ... если разъ Булгарияъ вполиб насъ понялъ и вполиб только вы слержите ваше объщание... намъ такъ развиль мысль, слегка нами высказанную. Намь хотелось бы оказать русской литературе такую

наша мысль, и мы снова повторяемъ ее; но Ламар- на такой подвигъ!... тина вибств съ Шатобріаномъ мы относинь къ «Посля этого милости просинь верить жур-

скимъ талантомъ Косичкина, который умёль двухъ редакторовъ. помирнть двухъ враговъ и соперниковъ, отдавши «Въ заключеніе просимъ всёхъ любителей рус-каждому должное— у одного похваливши элементъ ской словесности читать «Московскій Наблюда-

щаемъ примърную благодарность. Если бъ насъ статьи!

возьмемъ васъ, почтениващий Фаддей Венедикто- похвалили въ «Московскомъ Наблюдатель», тогла

ващъ идеалъ человека. Конечно вашъ Выжи- словица. Нетъ, г. Булгаринъ, не бойтесь и пишите гинъ-человъкъ очень добрый и почтенный, но на здоровье: даемъ вамъ сдово не бранить ничего. что вы напишете. И зачёмь это и къ чему это? Потомъ Булгаринъ грозно обвиняетъ насъ въ Всякій писатель оканчиваетъ свое поприще тъмъ, остается только благодарить его за это.

Великую услугу... обольщение велико—но—пи—
Что Скрибъ выше Гюго и Ламартина - это шите, пишите, г. Булгаринъ, а у насъ нътъ силъ

школ'є идеальныхъ, а не неистовыхъ поэтовъ нальнымъ сужденіямъ, объявленіямъ и декламаюной Франціи: къ неистовымъ принадлежать ціямъ! После этого просимь гиеваться на публику Гюго, Дюма, Бальзакъ, и пр. за то, что она не поддерживала и не поддержи-Булгаринъ обвиняетъ насъ за помъщение по- ваетъ журналовъ, издававшихся и издающихся въсти «Однъ сутки изъ жизни стараго холостяка». въ духъ «Московскаго Наблюдателя». «На это мы Пов'єсть ему не правится, а намъ очень правится, зам'ятимь только то, что «Сынъ Отечества» издабезъ чего мы, разумъется, и не помъстили бы ее. вадся совстмъ не въ духъ «Московскаго Наблю-О вкусахъ спорить трудно, особенно тамъ, гдв дателя», а между твмъ публика такъ слабо подвкусы діаметрально противоположны. Намъ са- держивала его, что нуженъ былъ московскій мимъ не нравится многое, что восхищаетъ Булга- литераторъ, чтобы спасти этотъ журналъ отъ рина, и мы очень понимаемъ возможность ошибки смерти, и еще нужно было изъ двухъ журналовъ съ нашей стороны. Не всъ обладають критиче- сдълать одинъ и исключить имя одного изъ

философскій, а у другого — поэтическій. тель», потому что это лучшее средство для од'янки «Какъмилости, просимъ у «Московскаго Наблю- литераторовъ, принадлежащихъ къ двумъ литедателя» порицать и объявлять дурнымъ, негод- ратурнымъ мивніямъ». Странное заключеніе! какъ вымъ все, что мы ни напишемъ, и за это объ- противоръчить оно духу и содержанію всей

сильно занимаеть собой умы всёхь и каждаго. Нёть дёла. Къ числу такихъ новостей приналлежить вто- Итакъ, всёмъ памятны шумъ и движение, проричный прійздъ въ Москву знаменитыхъ петер- изведенные прежнимъ прійздомъ въ Москву г-на бургскихъ артистовъ Каратыгиныхъ. Кто не по- и г-жи Каратыгиныхъ... Такое же ли точно дъйментъ, какъ засустилась паша Белокаменная во ствіе произвелъ теперешній ихъ прівзлъ? Кавремя ихъ перваго пріфала, какая была давка у жется, что ність. Правла, и теперь по утрамъ театра, какъ трудно было доставать билеты, какъ ужасная давка при раздачь билетовъ, и теперь толковали и спорили объ игръ любимцевъ петер- ходенемъ ходитъ огромный Петровскій театръ бургской публики и въ аристократическихъ го- отъ грома рукоплесканій нашей доброй и не стиныхъ, и гостинницахъ, я въ плебейскихъ гор- слишкомъ взыскательной публики, и теперь въ ницахъ, и трактирахъ, и на улицахъ, и пере- той же самой «Молвѣ» вышелъ на арену таинкресткахъ? Кто не помнитъ знаменитаго тур- ственный П. Щ.; но рукоплесканія уже не такъ нира, на которомъ было переломлено столько ко- единодушны и дружны, уже часто они прерыпій и pour, и contre, во имя Каратыгиныхъ, ваются и заглушаются ропотомъ неудовольствія; И. И. и Шевыревымъ, и ареной котораго была но таинственный И. И. что-то решительнее и «Молва». Кто не помнить, какъ Шевыревъ, резче, хладнокровнее и насмешливее въ своемъ послѣ нѣсколькихъ упорныхъ и утомительныхъ тонѣ, и пока еще не встрѣтилъ ни одного просхватокъ, оставилъ поле битвы и не кончилъ тивника... Что бы это значило?... Неужели Карасраженія, обидевшись невежливостью своего тыгинь, этотъ артисть, такъ горячо любящій хдалнокровнаго и несговорчиваго противника, свое искусство, такъ глубоко и усердно изучаюне хотвышаго поднять забрала своего шлема и щій его, вивсто того чтобы идти впередь, попровозгласеть своего рода и имени?... Оно, ка- шель назадъ и сдёлался хуже?... жется, туть бы не на что претендовать: вёдь Неть, онь тоть же, но уже не те обстоятель-

томъ... и потому я обращаюсь къ предмету моей Объ игръ Каратыгина. статейки, подъ которой однако не полиисываю полнаго моего имени, ибо хочу высказать мое Въ нашей вялой и прозанческой жизни вся- мижніе, а не блеснуть монмъ именемъ, которое кая новость возбуждаеть всеобщее внимание и очень не важно и до котораго поэтому никому

журнальные турниры совсёмь не то, что рыцар- ства: къ нему присмотрёлись, его разглядёли, а скіе турниры. Благородные рыцари почитали пре- прелесть новости потеряла свою магическую силу. досудительнымъ для себя сражаться съ безымян- Вотъ и разгадка этой загадки. Въ искусствъ ными противвиками, ибо вмѣняли въ безчестіе есть два рода красоты и изящества, такъ же подвергать свое благородное тёло невёжливыму точно, какъ есть два рода красоты въ лице чеударамъ какого-нибудь плебея, и не видёли ни- ловеческомъ. Одна поражаетъ вдругъ, нечаянно, какой для себя славы въ побъдъ надъ противни- насильно, если можно такъ сказать; другая покомъ незнатнаго рода и племени; но въ литера- степенно и непримётно вкрядывается въ душу и туръ геральдика — вещь совершенно посторонняя; овладъваетъ ею. Обаяние первой быстро, но не въ ней важны дъла, а не имена. Но всъмъ уже прочно; второй — медленно, но долговъчно; первая извъстно, что Шевыревъ скръпу критическихъ опирается на новость, нечаянность, эффекты и статей именами ихъ авторовъ почитаетъ самымъ нередко стравность; вторая беретъ естественвърнымъ средствомъ для избъжанія отъ навъ- ностью и простотой. Марлинскій и Гоголь- вотъ товъ, коварства и недобросовъстности критики вамъ представители того и другого рода красоты и кръпко убъжденъ, что критикъ, скрывающій въ искусствъ. Я не отрицаю таланта въ Марлинсвое имя, непременно должень иметь какіе-ни- скомь и пока еще не вижу генія въ Гоголе; но будь недобрые умыслы въ отношени къ своему хочу только показать разность между талантомъ противнику... Какъ бы то ни было, дело не о случайнымъ, т. е. развившимся вследствіе или

обстоятельствъ жизни, или направленія, подучен- что ему равно рукоплешуть во всевозможныхъ тельно никула не голится.

У насъ это такъ натурально; мы такъ неумъренны же и большей части ролей, за которыя беретдаже страшно произнести имя Мочалова, не имъя тельностью къ искреннимъ совътамъ истинныхъ намфренія посмінться надъ нимъ, какъ смінтся любителей искусства, потомь отъ односторонности надъ Александромъ Орловымъ, говоря о Валь- своего таланта и наконецъ отъ того, что очъ для терь-Скоттъ. Но я думаю иначе, и если каждый, эффектовъ не профанируетъ своимъ чувствомъ... въ деле литературы и искусства, можетъ иметь Не правда ди, что последняя причина кажется свое мненіе, то почему же и мне не иметь сво- вамъ слишкомъ странной? - Погодите - я объего, хотя мое скромное имя и не значится въ яснюсь прямбе, для чего пока оставлю въ политературныхъ адресъ-календаряхъ?...

Всёмъ извёстно, что съ Мочаловымъ очень Каратыгинъ, какъ и уже сказалъ, берется рёдурно исполняя целую роль, онъ бываетъ пре-чувства, съ смысломъ, безъ смысла, повторяю, -

наго съ дътства, и талантомъ самобытнымъ, не- роляхъ, въ роли Карла Моора и Линитрія зависимымъ отъ обстоятельствъ жизни. Первый Донского, Фердинанда и Ермака, Эссекса и всему обязанъ образованіемъ, а безъ него ничего Ляпунова. По моему митнію, въ декламаторне значить; второму образование даеть обшир- скихъ роляхъ онъ бываетъ еще лучше, и дунавшій кругь лайствія и возвышаеть его взглядь маю, что онь быль бы превосходень въ роли на природу, но не усиливаетъ его ни на волосъ. Димитрія Самозванца трагеліи Сумарокова, и во Шекспиръ и Вольтеръ — вотъ два драматурга, вс'яхъ главныхъ персонажахъ трагедін Хераскова оба съ талантомъ, но одинъ невъжда, а другой и барона Розена... Какое же полжно вывести изъ всезнайка — нужно ли туть слишкомъ распро- этого следствее?. Что Мочаловъ-таданть низшій, страняться? — Но изо всёхъ признаковъ, кото- односторонній, а Каратыгинъ — актеръ съ таланрыми отличается таланть природный отъ таланта томъ всеобъемлющимъ, Гёте сценическаго искусслучайнаго, для меня разительные слыдующій: ства? Такъ думаетъ большая часть нашей пубталантъ самобытный всегда успъваетъ, когда лики, большая часть, но не всъ, и я принадлежу не выходить изъ своей сферы, когда остается къ малому числу этихъ не всёхъ. По моему вотъ въренъ своему направленію, и всегда падаетъ, что: Мочаловъ-талантъ невыработанный, однокогда хватается не за свое дёло, вслёдствіе сторонній, но вмёстё съ тёмь сильный и саморазсчета или системы; талантъ случайный бе- бытный; а Каратыгинъ-талантъ случайный, не рется за все и нигай не падаеть совершенно; призванный, успахь котораго зависить оть огром-Марлинскій во всёхъ своихъ пов'єстяхъ, какъ ни ныхъ природныхъ средствъ, т. е. роста, осанки, разнообразны онъ, одинаковъ и ровенъ, т. е. фигуры, кръпкой груди, и потомъ отъ образованвполовину хорошъ, вполовину дуренъ; Гоголь ности, ума, чаще ситливости, а болве всего вздумаль написать фантастическую повъсть à la смълости. Послушайте: если Мочаловь могь въ Hoffmann («Портретъ»), и эта повъсть ръши- пълую жизнь свою ровно и искусно выдержать двъ-три роли въ ихъ пълости, то согласитесь, Повидимому я отдалился отъ предмета моего что у него кромъ чувства, которое можетъ быть разсужденія; но въ самомъ діль я гораздо бли-живо и пламенно и не у художника, есть різшиже къ нему, нежели какъ можно ожидать. У насъ тельный сценическій талантъ, хотя и односторондва трагическихъ актера: Мочаловъ и Каратыгинъ; ній; если онъ бываетъ гигантски великъ въ нфхочу провести между ними параллель. «Какое не- которыхъ монодогахъ и положеніяхъ, дурно вывъжество! Каратыгинъ и Мочаловъ — fi donc! держивая целость и ровность роли, то согласи-Можно ли помнить о Мочаловъ, говоря о Кара- тесь, что онъ обладаетъ чувствомъ неизмъритыгин в ?...» Не знаю, будуть ли мнв сказаны по- мо-глубокимь. Почему же онь не можеть выдобныя слова; но я уже какъ будто слышу ихъ. держивать пълости не только всъхъ, но дани въ нашемъ удивленіи, ни въ нашемъ презръ- ся? Отъ трехъ причинъ: отъ нелостатка обранін къ авторитетамъ. Теперь какъ-то странно и зованности, соединеннаго съ упрямой невнимаков Мочалова и обращусь къ Каратыгину.

рудко случается, чтобы онъ выдержаль свою шительно за вст роли и во встхъ бываетъ одироль отъ начала до конца, однакожъ все-таки наковъ или, лучше сказать, ни въ одной не быслучается, хотя и рудко, какъ напр. въ роли ваетъ несносенъ, какъ то не рудко случается съ Яромира въ «Прародительници», въ роли Тасса Мочаловымъ. Но это происходитъ скорие не отъ и некоторыхъ другихъ. Потомъ, всёмъ извёстно, всесторонности таланта, но отъ недостатка что онъ можеть быть хорошь только въ истиннаго таланта. Каратыгину н'ять нужды до извъстныхъ роляхъ, какъ будто нарочно для роли: Ермакъ, Карлъ Мооръ, Димитрій Донской, него созданныхъ, а въ прочихъ по большей части Фердинандъ, Эдипъ-ему все равно, была бы роль, бываетъ решительно дуренъ. Наконецъ, всёмъ а въ этой роли были бы слова, монологи, а пуще также нзвёстно, что, часто дурно понимая и всего возгласы и риторика: съ чувствомъ, безъ восходень, неподражаемь въ нёкоторыхь мёстахъ ему все равно! Я очень хорошо понимаю, что ея, когда на него находить свыше геній вдох- одинь и тоть же актерь можеть быть превосновенія. Теперь всёмъ извёстно, что Караты- ходенъ въ роляхъ: Отелло, Шейлока, Гамлета, гинъ равно успъваетъ во всъхъ роляхъ., т. е. Ричарда III, Макбета, Карла и Франца Моора,

Фердинанда, маркиза Позы, Карлоса, Филиппа II, актеръ и поэтъ должны быть доужны, иначе изъ Телля, Макса, Валленштейна и проч., какъ ни раз- нея выйдетъ презабавный волевиль. Въ ней роль личны эти роли по своему духу, характеру и ко- должна одушевлять и влохновлять актера, ибо и лориту: но я никакъ не могу понять, какъ одинъ обыкновенный читатель, совстиъ не бывши актеи тоть же таланть можеть равно блистать и въ ромь, можеть нотрясти лушу слушателя леклабъщеной, кипучей роли Карла Моора, и въ декла- мировкой какого-нибуль сильнаго мъста въ прамъ. маторской надугой роли Лимитрія Лонского, и Искусство и завсь орудів важнов, но второстевъ естественной, живой роли Фердинанда, и въ ценное, вспомогательное. натянутой роли Ляцунова. Такой актеръ не то ле же самое, что поэть, готовый во всякій чась, во (не упоминаю пустой роди, игранной имь въ правсякую минуту проимпровизировать вамь прекрас- ме: «Мужь. Жена и Сынь»): въ Ермаке. Ляпуными стихами и буриме, и мадригаль, и эпиграм- новь, Эссексь (въ прошлый прівздъ его въ Мому, и акростихъ, и оду, и поэму, и драму, и все, скву) и Карлъ Мооръ (во второй разъ). Чтобы

плохихъ роляхъ. Онъ пересоздаетъ ихъ, а для безсмысленны. И это очень естественно, ибо здёсь если авторъ не вдохновляетъ актера, то актеръ можеть вдохнуть душу живую въ его мертвыя созданія, потому что здісь нужно одно искусство, а не чувство, не душа \*). Но въ драмъ

Я видель Каратыгина въ четырехъ роляхъ что ни зададуть ему? Эдесь я вижу не таланть, подкрепить мон мысли фактами, булу говорить о не чувство, а чрезвычайное умънье побъждать послъдней. Ни въ одной роли онъ не казался трудности - это уменіе, которое такъ высоко це- мет такъ решительно дурень, такъ холодень, нилось французскими критиками XVIII в. и кото- такъ натянутъ, такъ эффектенъ. Ни одного слова, рое такъ хорошо напоминаетъ дивное искусство ни одного монолога, отъ котораго бы забилось фокусника, метавшаго горохъсквозь игольное ушко. сердце, поднялись дыбомъ волосы, вырвался тяж-Я сценическое искусство почитаю творчествомъ, кій вздохъ, навернулась бы на глазахъ востора актера - самобытнымъ творцомъ, а не рабомъ женная слеза, отъ котораго бы затрецеталь суавтора. Найдите двухъ великихъ сценическихъ дорожно зритель, бросило бы его въ ознобъ и хуложниковъ, геній которыхъ былъ бы совершенно жаръ! Пробуждалось по временамъ какое - то равень, дайте имъ сыграть одну и ту же роль, и вы странное чувство, похожее на чувство, происхоувидите то же, да не то. И это очень естественно: дящее отъ страха или отъ давленія домового; ибо невозможно найти двухъ читателей съ рав- но это чувство было мимолетно, мгновенно, ибо образованностью и равной способностью лишь только зритель начиналь подчиняться его принимать впечатленія изящнаго, которые бы обаянію, какъ тотчась все оказывалось ложной совершенно одинаковымъ образомъ представляли тревогой, а актеръ спѣшилъ разрушить полобное себъ героя драмы. Они оба поймутъ одинаковымъ впечатлъніе или какимъ-нибудь изысканнымъ образомъ идею и идеалъ персонажа, но различ- эффектомъ, или совершеннымъ отсутствјемъ чувнымъ образомъ будутъ представлять себъ тонкія ства при крайнемъ усиліи возвыситься до чувчерты и оттънки его индивидуальности. Тъмъ ства, въ чемъ, разумъется, онъ уже нисколько не болже актеръ: ибо онъ, такъ сказать, дополняетъ виновать. Какъ напримеръ сыгралъ Каратыгинъ своей игрой идею автора, и въ этомъ-то допол- эту славную, потрясающую сцену, въ которой неніи состоить его творчество. Но этимь оно и Карль Моорь выводить отца своего изъ башни ограничивается. Изъ пылкаго характера, создан- и выслушиваетъ ужасную повъсть его заключенаго поэтомъ, актеръ не можетъ и не имъетъ нія? Онъ стремительно обратился къ спящимъ права сдёлать хладнокровнаго, и наобороть. Те- разбойникамь: это движение и выстрёль изъ перь спрашиваю я, какимъ же образомъ дастъ пистолета были сдёланы грозно и благородно, онъ жизнь персонажу, если авторъ не далъ ему а воплы: «вставайте!» былъ превосходенъ; но жизни, какимъ образомъ заставитъ онъ его го- что же онъ сдёлалъ потомъ, какъ произнесъ ворить страстно, пламенно, изступленно, когда лучшій монологъ въ драмё? Онъ (слушайте! авторъ заставилъ его говорить натянуто, надуто, слушайте!), онъ отвелъ за руки, на край риторически? Отъ высокаго до смешного-только сцены, троихъ изъ главныхъ разбойниковъ шагъ, и потому при неудачномъ исполненіи чёмъ и, обратившись къ одному и, помнится, сжавши выше идея, твиъ карикатурнъе ея впечатлъніе. его руку, сказаль: «Посмотрите, посмотрите: за-Другое дёло комедія. Тамъ актеръ является бо- коны свёта нарушены!»; къ другому: «Узы прилье творцомь, ибо иногда можеть придать пер- роды прерваны!»; къ третьему: «Сынъ убиль отсонажу такія черты, о которыхъ авторъ и неду- ца!» Оно и дёльно – всёмъ сестрамъ по серьгамъ, малъ. И вотъ почему нашъ несравненный Щен- чтобъ ни одной не было завидно. Нътъ, не такъ кинъ часто бываетъ такъ превосходенъ въ самыхъ произносить иногда этотъ монологъ Мочаловъ:

этого ему нужно, чтобы он'в были только что не высшей художественной комедіи, въ которой актеръ непремънно долженъ понять автора, чтобы успъть. Доказательствомъ этого можетъ служить игра Щепкина въ «Венеціанскомъ Купцѣ» и «Матросѣ», гдѣ нътъ чисто высокато и гдъ много комическаго, но гдъ, при всемъ томъ, совсёмъ не до смёха. То же доказываеть его же игра въ чисто комической роли Фамусова, въ которой актеръ глубоко понялъ поэта \*) Я здесь разумею одне смешныя или уже слиш- и, несмотря на свою отъ него завленмость, самъ

комъ посредственныя роли и не говорю о роляхъ является творцомъ.

этимъ словамъ особенное чувство, но потому, что самъ слидись во что-то неопределенное и соста-

глазъ устремлены на одинъ предметъ, тысячи «Отелло»... сердець быются однимъ чувствомъ, тысячи грудей Не таковъ Каратыгинъ; роди надутыя, нестарца-мученика и нечеловъческимъ голосомъ рукой имена персонажей, я могу съ наслажде ства человъческаго, если при этомъ вы не обо- Чтобы заставить насъ восхищаться имъ на сцественности представленія, происходящей сколько б'єдиль и декламаціи. Но Каратыгинъ не побоотъ искусства, столько и отъ ансамбля игры. Но ялся взять на себя этой миссіи, и онъ не сосъ бъщеными воплями Мочалова мъщается ревъ городство позъ, живописность и красота движеи кривлянье Орлова, Волкова, Рыкаловой и мно- ній, искусство декламаціи. Напрасно обвиняють гихъ, многихъ иныхъ прочихъ. Что-жъ тутъ де- его въ излишестве эффектовъ; его игра не молать? Остается смотрёть внимательно на глав- жеть существовать внё ихъ. Я думаю, онъ быль ный персонажь драмы изакрыть глаза для все- бы очаровательно прекрасень въ роли «Димитрія го остального. Но ежели и актеръ, занимающій Самозванца», и на вопросъ Шуйскаго: главное амплуа, не выдерживаеть цёлости рели, будучи превосходенъ только въ нёкоторыхъ мёстахъ ея, - тутъ что остается делать? - Ловить эти немногія м'єста и благодарить художника за нъсколько глубокихъ потрясеній, за нъсколько сладкихъ минутъ восторга, которыя вы уносите Да, я увъренъ, что театръ потряссябы до осно-

въ его устахъ это лава всеувлекающая, всепожи- носится въ душт вашей. Такъ смотрю я на игру раюшая, это черная туча. впезанно разражаю- Мочалова, этого требую я отъ игры его, это нешаяся громомъ и молніей, а не прилуманныя за- рёлко получаю, и за это благодарю его. Наприранбе театральныя штучки. Въ одномъ только мбръ нынбшнимъ голомъ на маслянии в вилфиъ мъстъ этой драмы Каратыгинъ былъ не дуренъ, его въ роли Отелло: роль, какъ обыкновенно. когда говорилъ: «Какъ величественно заходитъ была дурно выдержана; но зато было нъскольсолние!.. Въ юности моя любимая мысль была -- ко мъстъ, отъ которыхъ я потеряль свое мъсто жить и умереть подобно ему... Дътскія были меч- и не помниль и не зналь, гль я и чте я, отъ ты мои!» и то не потому, чтобы онъ придаль которыхь всё предметы, всё илен, весь мірь и я произнесъ ихъ просто, безъ натяжки, безъ фар- вили одно целое и неразлельное, ибо я услышалъ какіе-то ужасные, вызванные со лна луши. Зачёмь мы ходимь въ театрь, зачёмь ны такъ вопли и прочель въ нихъ страшную повёсть люлюбимъ театръ? Затемъ, что онъ освежаетъ на- бви, ревности, отчаянія, — и эти воили еще и тешу душу, завядшую, заплесневълую отъ сухой и перь раздаются въ душь моей. Я лаже понискучной прозы жизни, мошными и разнообраз- маль, отчего такъ дурно была выдержана цвными впечатлуніями, — затумь, чтоонь волнуеть лость роли: давали «Отелло», какъ и всегла. нашу застоявшуюся кровь неземными муками, не- пошлой фабрики варвара-Дюсиса; а Мочаловъ въ земными радостями и открываетъ намъ новый, своей игръ живетъ жизнью автора и тотчасъ преображенный и ливный міръ страстей и жизни! умираетъ, какъ скоро умираетъ авторъ. Чуть не-Въ душт человтческой есть то особенное свой- сообразность, чуть натяжка-и онъ падаетъ. Въ ство, что она какъ будто падаетъ подъ бреме- монхъ глазахъ этотъ недостатокъ искусства есть немъ сладостныхъ ощущеній изящнаго, если не высочайшее достоинство, ибо служить върнымъ раздёляеть ихъ съ другой душой. А гдё же этоть ручательствомь добросовёстности артиста и нераздёль является такъ торжественнымъ, такъ поддёльности его чувства. Мий котелось бы поумилительнымъ, какъ не въ театръ, гдъ тысячи смотръть на Мочалова въ Шекспировскомъ

Задыхаются отъ одного упоенія, гду тысячи я естественныя, декламаторскія суть торжество сливаются въ одно общее цёлое я въ гармониче- его; онъ заставляетъ забывать о ихъ несообразскомъ собраніи безпредільнаго блаженства?.. ности и неліпости; тамъ гді Мочаловъ насмі-Когда этотъ поэтическій Мооръ, этотъ падшій шильбы всёхъ, тамъ онъ особенно хорошъ. Возьангель, указываеть на распростертаго безь чувствь му для примёра «Ермака» Хомякова. Закрывши восклицаетъ: «о, посмотрите, посмотрите — это ніемъ читать эту пьесу, ибо это собраніе элегій мой отець!», когда онъ, въ награду за великодуш- и поэтическихъ думъ о жизни исполнено теплоты ный поступокъ своего товареща, возлагаетъ на чувства и поэзіи. Еще съ большимъ наслажденего обязанность истить за своего отца и, под- ніемъ я выслушаль бы ихъ и отъ Каратыгина, нявъ руки къ небу, проклинаетъ изверга-брата: только не въ театръ, а въ комнатъ. Но, какъ о! въ васъ нътъ души человъческой, нътъ чув- пьеса драматическая, «Ермакъ» просто нелъпость. мрете, не обомлжете отъ ужаснаго и вмжстж сла- нж. надо сперва воротить насъ ко временамъ класдостнаго восторга!.. Но полное сценическое оча- сицизма, къ этимъ блаженнымъ временамъ нарованіе возможно только подъ условіемъ есте- персниковъ, злодбевъ, героевъ, фижмъ, румянъ, у насъ невозможень этотъ ансамбль, невозмож- всёмъ ошибся въ своемъ разсчете. Его всегдана эта целость и совокупность игры, ибо у насъ шнее орудіе - эффектность, граціозность и бла-

Какая предстопть Димитрію бѣда?

мастерски бы отвѣтилъ:

Зла фурія во мий смятенно сердце гложеть; Злодъйская душа спокойна быть не можеть!

изъ театра, и память о которыхъ долго, долго ванія отъ грома рукоплесканій. И это очень въ-

и Филлеромъ должна бы разсмёщить ее: но Ка- актеръ-аристократъ!.. совъ прибавилось противъ прежняго. Если же онъ оно должно быть важно для иеня, ибо тотъ нели публикъ его новыя вылумки.

одно искусство, обдуманность, предварительное венно и резко высказанномъ не въ пользу суизучение роли, созданной не авторомъ, но акте- димаго дица, видятъ навъты, недобросовъстность ромъ. Смотря на его игру, вы безпрестанно уди- и недоброжелательство! влены, но никогда не тронуты, не взволнованы. Искусство безъ чувства — это классинизмъ, холодный какъ зима, выглаженный какъ мраморъ, по плъняющій искусно отдъланными формами. Впрочемъ можетъ быть я и неправъ, ибо насчетъ этого у меня свой образъ мыслей, въ которомъ меня цалый свать не переуварить: я не понимаю, Соч. Бълинскаго. Т. І.

роятно, ибо позы, лвиженія и лекламаціи Кара- дать, но не увлекать души зрителей собственнымъ тыгина менте зависять отъ солержанія и досто- увлеченіемь, не поражать ихъ чувства собственинства пьесы, чёмъ отъ его уливительнаго искус- нымъ чувствомъ... Пластика, граніозность двиства. Когда онъ бываетъ особенно хорошъ, когда женій и живописность позъ составляють сушонъ наиболее получаетъ рукоплесканій? Когда ность балетовъ, а въ драме суть средства вспопалаетъ въ ноги отиу, обнимаетъ его колени, могательныя, второстепенныя. Чувствомъ можно бросается въ объятія къ жень, пълуеть сына и, зам'янить нелостатокъ ихъ но никогла ими держа его на рукахъ, бъгаетъ съ нимъ по сценъ, невозможно замънить недостатокъ чувства. А бросается въ Иртышъ, когда уносить на плечахъ чёмъ восхищались еще три года назадъ тому отравленнаго Скопина-Шуйскаго, допрашиваетъ жаркіе поклонники таланта Каратыгина? О нутту Фидлера и выбрасываеть его въ окошко. Надоб- давайте мив актера-плебея, но плебея Марія, не но заметить, что наша публика вообще очень выглаженнаго лоскомъ паркетности, а энергичесматилива: она сматся, когда ужасный Шейлокъ скаго и глубокаго въ своемъ чувства. Пусть поточить ножь о свой сапогь, когда истительный дергиваеть онь плечами и хлопаеть себя по белжиль въ грозныхъ словахъ изливаетъ ядъ не рамъ; это дерганье и хлопанье пошло и отвратинависти своей къхристіанамъ, падачамъ его пле- тельно, когла пъдается отъ незнанія, что нало мени. она хохочетъ надъ страданіями бёднаго, дёлать; но когда оно бываетъ предвёстникомъ благороднаго Матроса. Сцена между Ляпуновымъ бури, готовой разразиться, то что миф вашъ

ратыгинь такъ благородно и граціозно выбросиль Я сказаль все, что хотёль сказать. Почитаю за окно Усачева, что никто даже и не улыбнулся, нужнымъ замътить, что никогда не бывадъ за кром'в разв'в райка. Напротивъ, чудное д'вло! эта кулисами, никогда не находился ни въ какихъ же самая публика рукоплещеть отъ восторга отношеніяхь съ артистами, о которыхь сужу, и не карикатурнымъ возгласамъ Ляпунова къ своему знакомъ ни съ однимъ изъ прочихъ, и потому мечу, или когда онъ такъ уморительно комиче- судилъ безъ всякихъ личныхъ предубъжденій, ски говоритъ Скопину: «Здорово, князь!» Кара- безъ всякаго личнаго пристрастія, по моей сотыгинъ вполнъ разгадалъ нашу публику и глу- въсти и разумъню. Легко можетъ статься, что боко понядъ ея требованія; воть вамъ и причи- мое мивніе будеть очень не важно, какъ въгдана, почему на нынжшній разъ такъ много фар- захъ артиста, такъ и въ глазахъ публики, но иногда уже черезчуръ пересаливаетъ въ нихъ, добросовъстенъ, кто не дорожитъ своими мивніятакъ это оттого, что онъ испытываетъ, понравятся ми, какъ человъкъ, если не какъ литераторъ... Стыжусь и краснею, делая эту пошлую оговор-Итакъ, какой же вообще характеръ игры его? ку: но что же пъдать, когда не только толда, но Преодолжвать трудности, дёлать все изъ ничего. и нёкоторые изъ людей, руководствующихъ мий-А для этого, разумбется, нужны одни эффекты, ніями этой толпы, во всякомъ сужденіи, откро-

# «Бенефисъ Живокини».

Отрывокъ изъ короткой замътки.

Не случалось ли вамъ когда-нибудь приглядыкакъ могъ восхищать своей игрой Тальма, ибо не ваться къ шуткамъ паяцовъ и прислушиваться понимаю, какъ можно восхищаться трагедіями къ ихъ остроумнымъ шуткамъ? Мий случалось, Корнеля, Расина, Вольтера, въ которыхъ отли- потому что я люблю иногда посмотръть на нашъ чался этотъ любимецъ Наполеона... Гдё нётъ добрый народъ въ его веселыя минуты, чтобы истины, природы, естественности, тамъ нётъ для получить какія-нибудь данныя насчеть его эстеменя очарованія. Я виділь баратыгина нісколь- тическаго направленія. Теперь я могу удовлетвоко разъ и не вынесъ изъ театра ни одного силь- рять моей наблюдательности и всегда, и ближе, наго движенія; въ его игрѣ все такъ удивитель- не дожидаясь Масляной и Пасхи и не ходя на но, но вибств съ твиъ такъ поддвльно, приду- Москву-рвку и въ Подновинское... Но пока еще манно, изысканно. Каратыгинъ—Марлинскій сце- не о томъ дёло. Посмотрите: вотъ паяцъ на своей ническаго искусства; у него есть таланть, но та- сцень, т. е. на подмосткахь балагана; внизу пелантъ, образованный силой воли, прилежнымъ редъ балаганомъ тъма эстетическаго народа, ищуизученіемъ, но не самобытный, не природный, щаго своего изящнаго, своего искусства; остроты какъ у Мочалова; талантъ ходить, говорить, раз- буфона сыплются какъ искры отъ огнива; все считывать эффекты, понимать, гдж и что надо дё- смёнтся добродушным в смёхомы; въ толив виденъ

татаринъ. «Эй. кричитъ ему паяцъ, эй, князь. поли, я принеку теб'в нукли!» Земля и небо потряслись отъ хохота. Какъ вамъ это покажется? Жюль-Жаненъ говорить, что современный франпузскій театръ представляется въ лецѣ паяца Лебюро: глъ-жъ бы онъ сталъ искать нашего? Въ поброе старое время, въ это время холоднаго сла, ни одной пустой ложи; не говоримъ уже о классицизма, првучей декламаціи, въ это время прочих мрстахь. Самая виршность театра отзыпарей, наперсниковъ, ироевъ добродътели, злопревр опекановр горничных любовниковр .въ это доброе старое время, говорю я, театръ по- въ дверяхъ, множество экипажей всёхъ родовъ нимали лучше. Илен объ искусствъ не было: пъль возвъщали, что во внутренности должно произойти была забава, но забава благопристойная, умная, что-то необыкновенное и важное... благородная, приличная забава людей образованныхъ. А теперь?.. Теперь идея искусства только въ памяти слава Загоскина, какъ романиста. на журнальных обертках и афишках, но въ обратила общее внимание на его новый драматихудожественных произведеніяхь и на театрів ся ческій трудь, или різкость новыхь оригипальи духу нътъ. Но мы все-таки въ выигрышт про- ныхъ пьесъ, даваемыхъ въ нашемъ театръ, противъ нашихъ дъдовъ: мы въ театръ, какъ дома, извела сильное движение въ публикъ и возбудила нътъ! что я сказалъ! ны въ театръ, какъ... ея участіе. Какъ бы то ни было, но сътздъ былъ какъ... право, не знаю гдф!.. Къ чорту приличіе, необыкновенный. Это насъ чрезвычайно радуеть, долой благопристойность! Это классицизмъ, а мы какъ доказательство, что русская публика ниромантики. Зачемъ намъ Мольера? - онъ клас- когда и не думала быть холодной къ отечественсикъ! Давайте намъ Поль-де-Кока-онъ роман- ной литературъ и особенно къ театру, какъ изтикъ! Да, мы не хотинъ лицемърить, давай намъ волять увърять въ этомъ люди, или совсъмъ нежизнь, какъ она есть, безъ прикрасъ; природу знающіе нашей публики, или амфющіе особенныя нельзя украшать! давай намъ жизнь такъ, какъ причины сердиться за ея холодность. она есть на площадяхъ, на рынкахъ, въ харчевняхъ, въ романахъ Поль-де-Кока и въ «Фанта- комедію Загоскина, спешили увериться, выиграль стическихъ Путешествіяхъ» барона Брамбеуса!.. ли нашъ б'ёдный театръ хоть что-нябудь въ этой «А что делается на французскомъ театре? Разве комедін. Съ нетерпеніемъ ожидали мы, когда полтамъ не даютъ водевилей, содержание которыхъ нимется занавъсъ, и онъ поднялся, и мы увидъли вертится на...» говорите вы. Такъ, но тамъ въ новую комедію Загоскина. Несмотря на то, что самой неблагопристойности есть благопристой- мы изъ третьяго акта узнали о завязки и разность, есть грація, которая хоть сколько-нибудь вэзк' комедін, мы просид'яли и четвертый акть... выкупаеть отсутствие приличия. Помните ли вы Цёль комедии Загоскина была-осмёнть этихъ басню Крылова: «Осель и Собака»?... Перени- невъждъ, старыхъ и молодыхъ, знатныхъ и немать надо умёючи. Итакъ, слава намъ! нашъ знатныхъ, которые, не будучи ни на что способны театръ уже не пародія на жизнь, а представле- и видя себя забытыми и неуважаемыми, обвиняють ніе самой жизни такъ, какъ она есть, жизни на- общественный порядокъ, находять все русское распашку, безъ... слава намъ! Сколько чудесъ дурнымъ, все ипостранное хорошимъ, не зная хобыло на бенефисъ Живокини! Нътъ, никогда не рошо ни того, ни другого; которые не замъчаютъ забуду я бенефиса Живокини! Вотъ оно, то вы- успъховъ цивилизаціи, просвещенія и добра въ сокое и божественное искусство, которое возвы- своемъ отечествъ; видя въ немъ хорошее, закрышаетъ душу, волнуетъ сердце благородными, че- ваютъ глаза, затыкаютъ уши и молчатъ или пеловъческими ощущеніями, которое предображаетъ ретолковываютъ дёло наизнанку; видя дурное, человъческую жизнь и возносить нашу мыслькъ кричатъ, что есть мочи. Вотъ «Недовольные» ндев всеобщей жизни!.. Милостивые государи, у Загоскина; они очень возможны, они есть вездв. насъ нътъ высокой комедін, у насъ одна только гдф только есть люди, потому что гдф люди, тамъ комеділ «Горе отъ ума»; зу, на нетъ и суда нетъ; и эгонямь, а когда эгонямь оскорблень, онъ всёмь но если наши комики, водевилисты не могутъ недоволенъ. Истинное достоинство молчитъ, хотя его Грибовдовъ, если они не могутъ клеймить самолюбіе и ничтожество громко вопіють о сдвже бы имъ не издъваться добродушно надъ на- своихъ заслугахъ и своей важности. Если смото давайте намъ коть «Богатоновыхъ», «Добрыхъ какъ онъ имъ воспользовался. Малыхъ» или «Ссору двухъ состдовъ»; это все лучше...

# Неповольные.

Опигинальная комедія въ 4-хъ дыйствіяхъ, въ стихахъ, соч. М. Н. Загоскина. Инвертисманъ, вновь сочиненный (?) и поставленный г-жею Гюллень. Спектакль ? декабря.

Театръ быль полонъ: ни одного пустого кревалась какой-то бенефисной торжественностью; необыкновенное освещение, суетливость и давка

Не знаю, недавияя ли и еще живан у всёхъ

Полобно другимъ и мы спетили увидеть новую

постигать высокаго комическаго, какъ постигалъ бы оно было и не оценено и оскорблено; мелочное ничтожество и эгоизмъ печатью позора, почему ланной имъ несправедливости, громко трубятъ о шей домашней жизнью, нашими повседневными тръть на предметь съ этой точки зрънія, то нельзя отношеніями, но смінться остро, умно и благо- не согласиться, что автору предстояло поле обпристойно?.. Если у насъ только одна комедія, ширное, объщавшее богатую жатву. Посмотримъ,

Итакъ, основная идея и пъль комедіи Загоскина намъ очень правится. Честь и слава художнику,

который д'власть такое благородное употребление не осуждають нась въ пристрасти из Загоизъ своихъ дарованій: честь и слава хуложнику, скину! который употребляеть свой высокій, данный ему Представьте себ'ь, каково было наше упивле-Богомъ, талантъ на осм'ваніс нев'яжества и эгоняма, ніе, когла мы въ первомъ акт'я «Неловольных». на исправление общества! Но еще болже ему чести узнали что-то знакомое намъ, хотя и давно заи славы, если эта благородная пёль гармонируетъ бытое нами! Помните ли вы отрывокъ изъ комелія съ направленіемъ его таданта, если она дружна Загоскина «Столичные Жители въ Провинија». съ его влохновениемъ, если она есть слитение его помишенный въ первой части «Московскаго Въстпривычныхъ думъ, если она составляетъ религію ника» за 1829 годъ? Сначада мы полумали. его души и его творческаго генія, если она сли- что Загоскинъ, строго держась предписаній класвается съ его безивльной потребностью творить, сицизма, писаль свою комедію «Недовольные» словомъ, если она у него не облуманный разсчетъ, приня шесть лъгъ; но когда снова прочин наа безсознательный порывъ... Только подъ этимъ печатанный отрывокъ, то увидёли, что въ «Неусловіемъ его ціль будеть ціялью художника, а довольныхъ» онъ передіяланъ и переиначенъ. не ремеслепника, не поставщика на заказъ лите- «Столичные Жители въ Провинціи» превратились ратурныхъ произведеній; только подъ этимъ усло- въ «Недовольныхъ» и изъ провинціи перефхали віемъ его портреты будуть живыя созданія, а не опять въ столицу. Туть ність ничего особенно мертвыя копін; только подъ этимъ условіемъ не- худого: автору не трудно перенести своихъ гевъжество устыдится своего изображенія; въ про- роевъ не только изъ какой-нибуль губерніи въ тивномъ же случав оно не узнаеть себя въ немъ Москву, но даже изъ Геддо въ Лиссабонъ — пеи будеть надъ нимъ же издіваться!...

ствахъ твиъ болве.

ково онъ ее выполнилъ.

заставило насъ отдать справедливую похвалу въ отношени ко многимъ нашимъ авторамъ это прекрасной цёли автора, заставляеть нась къ выходить такъ!.. крайнему нашему неудовольствію признаться, что выполненіе этой п'яли показалось намъ неуловле- нін и характерахъ комелін. О ся планів, завязкі творительнымъ. Прежде, нежели представимь на- и развязка мы предоставляемъ себа поговорить ин доказательства, мы почитаемь пужнымь за- подробите въ другое время. Вотъ дъйствующія матить, что нашимъ сужденіемъ будетъ руковод- лица комедіи: князь Радугинъ, аристократъ, боствовать одна любовь къ истян'я, что оно будеть гачь, промотавшій пять тысячь душь оттого, что чуждо всякаго пристрастія, всякой лачности. Мы на Рождество блъ свбжую маляну, а на Крещени въ какомъ случат не смъщаемъ Загоскина ніе -свъжіеогурцы (маленькая гипербола!); онъсъ представителями литературной черни и будемъ человъкъ пустой и глупый до послъдней крайумъть говорить о его произведении съ должнымъ ности; онъ не способенъ ни къ какому дълу, ни уваженіемъ къ нему, къ публикъ и къ самимъ къ какой службъ, живетъ въ отставкъ и серсебъ. Мы увърены, что какъ публика, такъ и дится, что правительство не замъчаетъ его вемногоуважаемый нами писатель не сочтуть на- ликихъ талантовъ, его геніальности и не даетъ шей твердости, нашего убъжденія за невъжли- ему мъста, приличнаго его богатству, уму и знатвость или неуважение къ личности автора, хотя ности. У князя есть знакомый, Глинскій, второй наше суждение будеть и не въ его пользу. Мы томь Сурскаго, близкая родня Холмину: этотъ всегда умёли отдавать должную справедливость человёкъ — олицетворенная ходячая мораль; онъ его литературнымъ заслугамъ. Мы уважаемъ его говоритъ не ниаче, какъ сентенціями; вы не «Юрія Милославскаго», уважаємь этоть романь станете съ нимь спорить, вы согласитесь съ ва благородное чувство любви къ отечеству, кото- нимъ во всемъ до послёдняго слова, но смеррымъ онъ согрѣтъ, за степень таланта, съ кото- тельно соскучитесь, если поговорите съ нимъ рой онъ выполненъ, хотя и видимъ въ немъ про- хоть десять минутъ. Несмотря на его правильное мзведеніе слабое въ художественномъ отношенін; сужденіе, на здравый образъ его мыслей, онъ мы уважаемъ его «Рославлева» за картины про- немножке смёшенъ, немножко bon homme, какъ стонародной жизни, довольно удачно схваченныя, всв люди, которые бросають бисерь передъ хотя и видимъ въ немъ еще меньше художе- свиньями, которые съ важностью разсуждаютъ

за хорошій языкъ, которымъ она написана, хотя все ея зданіе. Князь Любскій, министръ, приглаи вздамъ въ ней неудачную понытку. Итакъ, да шаетъ Глинскаго вступить въ службу и предла-

ревздъ обойдется дешево, какъ ни великъ онъ. Хоронная цель во всемъ похвальна; въ некус- Но воть что приводить насъ въ соблазнь; мы досель никакъ не думали, чтобы однажды со-Но въ послъдиемъ случет выполнение этой зданное поэтъ могъ перепълывать по своей приибли-воть одно, что составляеть торжество коги, какъ козяннъ можеть перестроить по нопоэта. Мы отдали полную справедливость благо- вому плану домъ, котораго прежинмъ планомъ родной цели Загоскина; теперь посмотримъ, ка- онъ остался недоволенъ. Неужели творчество есть ремесло, фантазія — настругь, которымь мож-То же самое чувство безпристрастія, которое но помыкать, какъ угодно?.. Странно, и однакожъ

Теперь скажемъ нъсколько словъ о солержасъ слепыми о цветахъ, съ глухими-о музыкъ. Мы уважаемъ даже его «Аскольдову Могилу» Вотъ главныя лица комедіи: на нихъ вертится зать, автору угодно было сыграть престранную платки и бълевые носки.

myrky. князь, какъ является Глинскій и говорить. что ворить: ему попалось, по ошибкъ въ адресахъ, письмо, принадлежащее князю, а его находится въ рукахъ князя. Вотъ вамъ завязка комеліи «Нело- Она подсыдаетъ своихъ дакеевъ выв'ядывать тайны вольные»: не правда ли, что она очень проста и чужихъ домовъ, чтобъ иметь пищу для своихъ естественна? Въ четвертомъ действіи къ князю сплетней; шпіонъ ея, Афонька, хотель посмотреть, являются съ поклономъ люди, всегда надъ нимъ что дёлается въ доме у Волгиныхъ; тамъ былъ см'язвинеся и сверхъ того поклявшиеся не подли- баль, и хозяинъ дома, оставивъ гостей, вышелъ чать передъ нимъ. Забавнъе всего ихъ предлоги, на улицу, булто бы заставившіе нхъ забхать нечаянно къ князю: эти предлоги такъ же естественны, такъ же приличны людямъ хорошаго тона, какъ прилична ошибка въ адресахъ министерской канцеляріи. Повторяю, что простота и естественность составляють главное лостоинство комеліи Загоскина. Что-жъ далье? Разумьется, князь ломается, корчить изъ себя товариша министра, принимаеть своихъ поклонниковъ въ халатъ, объщаетъ имъ Камская бъсится-милости: поклонники расходятся съ самыми канполярскими поклонами; человекъ докладываетъ о прівздв Глинскаго; князь говорить съ удоволь- говорить она. Скажите, Бога ради, что все это восходство Россіи передъ Франціей, въ случав медін... утвердительнаго отвёта князя?--Ничуть не бывало! онъ говоритъ князю грубости, которыхъ мы не будемъ много говорить: это просто бездушникогда не позволить себъ человъкъ хорошаго ная и притомъ устаръвшая кокетка; это еще не тона. Князь говорить, что въ Россіи невозможно б'яда: жаль только, что она походить немного на жить человъку съ умомъ и душой, и этимъ окан- горинчную. Но сынъ князя -- лицо важное въ кочивается комедія. На первый случай довольно о медін. Это мальчикъ, который заучилъ нѣскольсамой комедін, скажемъ слова два о прочихъ ко модныхъ выраженій, подобныхъ слёдующему, дъйствующихъ лицахъ. У князя Радугина есть которое удалось намъ упомнить: теща, Анисья Дмитріевна Камская, что прежде была Матреной Савишной Линской; это лицо хоть кого такъ поставитъ въ тупикъ; по своему проис-

гаеть ему мъсто своего товарища. Князь Раду- хожденію, своему богатству и положенію въ обгинъ. давно уже просившій князя Любскаго о ществ'є она кажется аристократкой: но по свомъстъ, ожилаль въ это время отвъта отъ него; ему образу мыслей и выраженія она очень поразум вется, министръ присдаль ему отказъ. Слу- хожа на этихъ торговокъ толкучаго рынка, кочись же такъ, что судьов или, лучше ска- торыя продають ситцевыя рубашки, бумажные

Въ этомъ отношени лаже знаменитая сваха Письмо министра къ Глинскому попалось въ Савишна въ «Черной Немочи», въ сравнении съ руки князя Радугина, который показадъ его ней, кажется аристократкой. Камская говоритъ. (третье действие все происходить на водахь) что ей придется «положить зубы на полку; посвоимъ знакомымъ и началъ павлиниться, играя жалуй, не замай, съ луши претъ»: виля, какъ пороль товаряща министра. Только что уходить сттители водъ пошли принимать ихъ, она го-

Ну, батюшки, пошли на водопой.

Какъ вдругъ съ наскоку Брякъ въ щоку! «Послушайте, за что?»
—А вотъ за что? да хлысть въ другую...

Ужъ онъ его каталъ, каталъ! Натвиплея, усталь, Людишки приняли...

Ужъ я жъ его, мерзавца, доканаю!

ствіемъ, что и этотъ моралистъ прі халь къ нему значить? Неужели это картина нашего высшаго съ поклономъ, и велитъ его принять: Глинскій общества? Неужели эта картина снята съ него является и выводить дурака изъ его сладкаго за- послё «Горя отъ Ума», въ 1835 году?.. Гдѣ виблужденія. Въ это же время пов'тренный по д'в- д'вль Загоскинъ такія лица? И говорять еще, ламъ князя докладываетъ ему, что его имъніе что комедія Фонвизина теперь уже анахроописано за долги. Князь бъсится и бранить Рос- низмъ! Мы то же думали, пока не увидъли «Несію. Вы думаете, что онъ бранить ее за то, что довольныхъ». Но повъримъ Загоскину въ сущевъ ней нътъ снисхожденія къ такимъ знатнымъ ствованіи такого рода «Недовольныхъ»— теперь особамъ, какъ онъ, что въ ней передъ закономъ другой вопросъ: зачемъ выводить ихъ въ комевсь равны? — Ничего не бывало! онъ бранить ее дій? Развъ для утъшенія райка? И въ самомъ точно такъ, какъ дитя бъетъ вещь, о которую дёлё, раскъ такъ горячо хлопалъ разсказу оно ушиблось, т. е. безъ всякаго резона. безъ Авоньки, какъ никогда не хлопалъ прошлый въкъ всякой причины. Вы думаете, что Глинскій вос- разсказу Терамена. Въ «Гор'в отъ Ума» почти пользуется этимъ, чтобы спросить его, неужели всв лица гнусны, какъ люди, но всв они естево Франціи законы протежирують должниковь, ственны, вст они люди, а не куклы, пляшущія а не кредиторовъ, и фактомъ докажетъ ему пре- по ниткамъ, дергаемымъ руками дирижера ко-

Потомъ у князя есть сынъ и дочь. О дочери

.Когла никто изъ насъ не постигалъ Ни любомудрія высокой цёли, Ни просвъщенья свътлый идеаль.

говорить и пишеть на многихь языкахъ, и толь- го имени мы не можемь сказать, по причинѣ его ко одинъ русскій знаеть плохо; онъ обожаеть все дурного этимологическаго значенія. - показались европейское, ненавидить все русское, разумбется, намъ естественными и върными портретами, поне зная хорошо ни того, ни другого; онъ служить, добныхь которымъ можно найти по крайней мерь но очень нерадиво; три недели не является къ въ провинціи. Анюта, что прежде была Наташей, полжности, получаетъ выговоръ отъ начальника, изъ магазейной швейки превращена авторомъ въ который между прочимъ совътуетъ ему по- компаньонку, и очень неудачно. учиться русской грамматикъ: князекъ отвъчаетъ своему начальнику грубостами, выгоняется изъ кожъ не произвело на публику никакого впечатслужбы съ худымъ аттестатомъ и въ восторгъ льнія. оттого, что толна не поняла его. Сверхъ того князекъ мотъ, картежный игрокъ, фатъ, волокита: онъ смъется налъ ролнымъ отномъ и почти въ глаза называетъ его дуракомъ; словомъ, это человъкъ безъ познаній, безъ правиль, безъ души, безъ ума, безъ чести и совъсти. Здъсь явное преувеличение. Върно Загоскивъ следовалъ темъ щихъ, что эстетическое образование нашего обэстетикамъ, въ которыхъ говорится, что идеалъ щества есть не более, какъ мода, привычка или есть совокупление всёхъ чертъ, разсёянныхъ въ обычай, и то не свой, а заимствованный духомъ природѣ, въ одно лицо для выраженія той или подражательности изъ чуждаго источника; недругой идеи. Врутъ эти эстетики, и следовать имъ смотря на то, у насъ иногда промелькиваютъ опасно. Вообще у Загоскина любимая замашка— явленія, заставляющія пріудержаться решительутрировать. Такъ напримеръ, въ своей повести нымъ приговоромъ на этотъ предметъ и самымъ «Три Жениха» онъ представиль либерала, ко- положительнымъ образомъ убъждающія въ этой торый безпрестанно толкуеть о правахь человь- истинь, что темная атмосфера нашей эстетичеи который въ то же время держитъ своего яркими проблесками дарованій, и что въ нашемъ наконець, такъ неосторожень, такъ простъ, что заглянуть въ исторію нашей письменности: поне умветь скрыть своихъ варварскихъ поступ- смотрите, какъ слабо привился къ свъжему и если не геній!..

другихъ персонажахъ: это все одно и то же, дычества бездушнаго французскаго классицизма только въ разныхъ костюмахъ и съ разными и нелъпой французской теоріи искусства! Этого именами. Въ Запяткинъ, задушевномъ другъ мало: ежели на свъжую русскую жизнь не имълъ

Мололой князекъ былъ въ Парижъ, прекрасно томкинъ и камерлинеръ князя Радугина, котора-

Представление было дучше комедии, и одна-

# «Гамлетъ», драма Шекспира, и Мочаловъ въ роли Гамлета.

Несмотря на множество фактовъ, локазываючества, вопість противь феодальнаго тиранизма, ской жизни осв'єщалась, хотя и изр'єдка, самыми мальчишку въ желъзномъ ошейникъ, бъетъ его обществъ есть всъ элементы, а слъдовательно не щадя, изъ своихъ рукъ, плетью, и который, и живая потребность изящнаго. Стоитъ только ковъ и позволяетъ застать себя на дёлё... Увё- мощному русскому духу гнилой и безсильный ряемъ Загоскина, что молодые люди, подобные французскій классицизмъ: едва Пушкинъ, предкнязю Владиміру Радугину, не существують въ шествуемый Жуковскимъ, растолковалъ намъ природъ, что только подобные имъ были у насъ тайну поэзін, едва наши журналы открыли намъ когда-то, но что теперь и ихъ ужъ нътъ. Не- литературную Германію и Англію и — гдъ нашъ ужели у насъ нътъ ничего смъшного, ничего классицизмъ, гдъ наши дюжинныя поэмы, гдъ порочнаго, что авторы принуждены прибъгать протяжный вой, мишурная мантія и деревянный къ выдумкамъ и небылидамъ? Нътъ, для Грибо- кинжалъ Мельпомены! Посмотрите, напротивъ, тдова общество представляло богатые матеріалы; въ какое короткое время и какъ тъсно сроднитеперь онь не написаль бы «Горя оть Ума», но лись съ русскимъ духомъ живыя вдохновенія написаль бы новую и върную картину настоя- Германіи и Англіи; посмотрите, какую всеобщщаго общества и такъ же бы насмъшилъ ею! ность, какую народность пріобръли роскошныя Но въдь у Гриботдова былъ огромный талантъ, и полныя юной и дъвственной жизни созданія Пушкина еще при самомъ появленіи его на по-Скучно, утомительно и безполезно говорить о этическое поприще, еще во время полнаго вла-Владиміра Радугина, авторъ хотёлъ представить почти никакого вліянія гнилой французскій класчто-то вродъ Молчалина: это тотъ-же подлецъ, сицизмъ, то еще менъе имълъ на нее вліянія только понаглже, а главная разница между ними лихорадочный, пьяный французскій романтизмъ. та, что одинъ живой портретъ, а другой восковая Посмотрите только, увлекся ли кто-нибудь изъ фигура, безъ признака жизни и дурно слешен- нашихъ талантливыхъ, уважаемыхъ публикой ная. Княгиня Глафира Савишна Дутикова такъ писателей этими неестественными, но произвеглупа и нелъпа, что совъстно и говорять о ней. денными хмълемъ и безумствомъ конвульсіями Федосья Львовна Полкалова, какъ двѣ капли такъ называемой, Богъ знаетъ почему, юной, но воды, похожа на Простакову Фонвизина. Графъ въ самомъ-то дёлё той же дряхлой, но только Мишурскій, баронъ Турухмановъ-глупцы, тоже на новый ладъ, французской литературы? Кто безъ малъйшей тънп естественности. Только Ко- ей подражаль? Литературные подрядчики, чернь литературная -- больше никто! Не показываеть лось приблизиться?... Гамлеть -- Мочаловъ. Моли все это върнаго эстетическаго чувства въ чаловъ, этотъ актеръ, съ его конечно прекрасне больше какъ на минуту.

«Гамлета».

по своимъ следствіямъ, и поэтому сосредоточен- слова роли. вопросомъ нашего разсужденія.

или смѣшномъ, но всегда въ жалкомъ и груст- Полевого. номъ смыслъ... Потомъ, Гамлетъ-этотъ бли-

нашемъ юномъ обществъ? Можетъ быть намъ нымъ лицомъ, благородной и живой физіономіей. укажуть, въ опровержение, на незаслуженное гибкинъ и гарионическинъ голосомъ, но вийстф равнодушие со стороны нашего общества къ со- съ темъ и небольшимъ ростомъ, неграцизными зданіямъ Державина, Озерова, Батюшкова: не- маперами и часто півучей дикціей: актеръ космотря на все наше желаніе защититься про- нечно съ большинь талантонь, съ минутани вытивъ этого довода, мы не будемъ входить ни въ сокаго вдохновенія, но вмаста съ тамъ никакія подробности, потому что онт могли бы когда и ни одной роли не выполнившій вполнт слишкомъ далеко завести насъ, а скажемъ толь- и не выдержавшій въ цёломъ ни одного харакко то, что если геній или таланть и точно были тера; сверхь того актерь съ талантомъ однодостояніемъ этихъ поэтовъ, то общество все-таки стороннямъ, нагначеннымъ исключительно для имкло свое право на равнолушје къ нимъ, по- родей только пламенныхъ и изступленныхъ, но тому что, въ союзъ со времененъ, оно есть са- не глубокихъ и многозначительныхъ—и этотъ мый непогръшительный критекъ, и если оно Мочаловъ хочетъ выйти на сцену въ роли Гамчасто принемаетъ мишуру за чистое золото, то лета, въ роли глубокой, сосредоточенной, меланхолически-желиной и безконечной въ своемъ зна-Все, что мы сказали, клонится къ оправланію ченів... Что это такое? добродушная и невиннашей публики въ несправедливовъ обвинении ная бенефиціантская продълка?... Такъ или въ ея булто бы хололности къ изяшному вообще почти такъ думала публика и чуть ли не такъ и къ отечественной литературъ въ особенности. думали и мы, пишущие теперь эти сгроки подъ Со дня на день новые факты заставляють отнести вліяніемъ техт могущественныхъ впечатисній. эти сбвиненія къ числу тьхъ запоздалыхъ пред- которыя, поразивши однажды душу человька, убъжденій, которыя повторяются по привычкь, никогда не изглаживаются въ ней и которыя какъ общія міста, и, подобно всёмь общемь привести на память значить снова возобновить мфстамъ, не имфютъ никакого смысла. Къ числу ихъ въ душф со всей роскошью и со всей свфэтихъ утвиштельныхъ фактовъ, которыми осо- жестью ихъ сладостныхъ потрясеній... Мы набенно богато настоящее время, принадлежить деялись насладиться двумя-тремя проблесками представление на московской сценъ Шекспирова истиннаго чувства, двумя-тремя проблесками высокаго вдохновенія, но въ цёлой роли думали Уже болъ̀е года, какъ нграется эта пьеса на увидъть пародію на Гамлета и—обманулись въ московской сцень, и какъ самый переводъ ея своемъ предположении: въ нгръ Мочалова мы напечатанъ, следовательно все впечатленія те- увидели если не полнаго и совершеннаго Гамперь-уже только воспоминаніе, всё сужденія лета, то потому только, что въ превосходной и толки-уже одно общее мивніе, разумвется, вообще игрв у него осталось ивсколько невыръшенное большинствомъ голосовъ, и потому те- держанныхъ мъстъ; но онъ бросилъ въ глазахъ перь намъ должно быть не органомъ одной ми- нашихъ новый свътъ на это создание Шекспира нуты восторга, но спокойнымъ историкомъ ли- и далъ намъ надежду увядёть настоящаго Гамтературнаго событія, важнаго по самому себ'я и лета, выдержаннаго отъ перваго до последняго

наго на одной идет и представляющаго какъ Нельзя говорить объ игрт актера, не сказавши бы начто палое и характеристическое. Мы пого- ничего о пьеса, въ которой онъ играль, тамъ воримъ и о самой пьесъ, и объ вгръ Мочалова, болъе, если эта пьеса есть великое произведеи о переводъ; но публика будетъ главнъйшимъ ніе творческаго генія, а между тъмъ инымъ извъстна только по наслышкъ, а инымъ и вовсе «Гамдеть!»... понимаете ли вы значение этого неизвёстна. Итакъ, мы сперва поговоримъ о саслова- ово велико и глубоко: это жизнь чело- момъ «Гаилетъ» и изложимъ его содержавіе, въческая, это человъкъ, это вы, это я, это каж- потомъ отдадимъ отчетъ въ игръ Мочалова, а дый изъ насъ, болже или менже въ высокомъ въ заключение скажемъ наше межние о переводж

Кому не извъстно, хотя по паслышкъ, имя стательнайшій алмаза въ лучезарной корона Шекспира, одно изъ таха міровыха имень, коцаря драматических в поэтовъ, увенчаннаго це- торыя принадлежать целому человечеству. Слишлымъ человъчествомъ и ни прежде, ни послъ комъ было бы смъло и странно отдать Шекспиру себя не нивющаго себв соперника-«Гамлеть» решительное преимущество предъ всеми поэтами Шекспира на московской сцень!... Что это та- человъчества, какъ собственно поэту, но, какъ кое? спекуляція на міровое имя, жалкая само- драматургь, онь и теперь остается безъ сопернаджянность, слжпое обольщение самолюбія, дол- ника, имя котораго можно бъ было поставить женствовавшее въ наказавіе лишиться воско- подл'в его имени. Обладая даромъ творчества въ выхъ крылъ своихъ отъ палящаго сіянія солнца, высшей степени и одаренный мірообъемлющимъ къ которому оно такъ легкомыслению осмъли- умомъ, онъ въ то же время обладаеть и этой

въ действительности, по въчному закону разума, ніе другой болье общей и болье глубокой идеи,совству не есть безстрастіе: безстрастіе разру- женію содержанія и хода всей пьесы. шаеть поэзію, а Шекспирь — великій поэть. Онъ Въ Ланіи жиль когда-то доблестный король любинымъ идеямъ, но его грустный, иногда бо- любилъ страстно и которой самъ былъ любимъ

какъ до удовлетворительнаго знанія ему должно и, условившись разсказать объ этомъ Гамлету, перейти черезъ тысячи заблужденій, нужно бороться съ самимъ собой, то онъ и подаетъ. Это \*) Гаво въ предисловін къ «Гамлету».

объективностью генія, которая следала его дра- непредожный законъ какъ для человека, такъ и матургомъ но преимуществу и которая состоять для человѣчества. Пля человъка эта эпоха навъ этой способности понимать предметы такъ, стаетъ двоякимъ образомъ: для одного она накакъ они есть, отдъльно отъ своей личности, пе- чинается сама собой, вследствие избытка и глуреселяться въ нихъ и жить ихъ жизнью. Для бины внутренней жизни, требующей знанія во Некспира нътъ ви лобра, ни зда: для него су- что бы то ни стало - вотъ Фаустъ: для другого шествуеть только жизеь, которую онь спокойно она ускоряется какиме-нибуль вефшниме обстоясовершаетъ и совнаетъ въ своихъ совланіяхъ, ни- тельствами, хотя ея причина и заключается не чёмъ не увлекаясь, ничему не отдавая преиму- во виёшнихъ обстоятельствахъ, а въ духё самого шества. И если у него злодъй представляется на- этого человъка — вотъ Гамлетъ. Пля жизни залачемъ самого себя, то это не для назилатель- коны одни, но проявления ихъ безконечно разности и не по нечависти къ злу, а потому, что личны: распаденіе Гамлета выразилось слабостью это такъ бываетъ въ действительности, по веч- воли при сознании долга. Итакъ, «слабость воли ному закону разума, вследствіе котораго кто при сознаніи долга» — воть идея этого гигантдоброводьно отвергся отъ любви и свъта, тотъ скаго созданія Шекспира, — идея, впервые выскаживеть въ удушливой, мучительной атмосферѣ занная Гёте въ его «Вильгельмѣ Мейстерѣ» и тьмы и ненависти. И если у него добрый въ са- теперь сделавшаяся какимъ-то общимъ местомъ, момъ страданія находить какую-то точку опоры, которое всякій повторяєть по своему. Но Гамлеть что-то такое, что выше п счастья и обедствія, то выходить изъ своей борьбы, т. е. побъждаеть опять не для назидательности и не по пристра- слабость своей воли, следовательно эта слабость стію къ лоброму, а потому, что это такъ бываетъ воли есть не основная илея, но только проявлевсявдствіе котораго любовь и свъть есть есте идея распаденія, всявдствіе сомивнія, которое ственная атмосфера человъка, въ которой ему въ свою очередь есть слъдствіе выхода изъ естелегко и свободно дышать даже и подъ тяжкимъ ственнаго сознанія. Все это мы объяснимъ погнетомъ судьбы. Впрочемъ эта объективность дробнее, для чего п спетимъ перейти къ изло-

только не жертвуеть действительностью своимъ Гамлеть съ женой своей Гертрудой, которую онъ лазненный взглядъ на жизнь доказываеть, что страстно. Кромажены у него быль сынь, принцъ онъ дорогой циной искупилъ истину своихъ из- Гамлетъ, и братъ Клавдій. Вдругъ этотъ король умираетъ скоропостижно, а братъ его, Клавдій. Есть два рода людей: одни прозябають, дру- дълается королемъ и, еще не давши пройти и гіс живуть. Для первыхъ жизнь есть сонъ, и если двумъ мфсяцамъ после братняной смерти, жеэтогъ сонъ видится имъ на мягкой и теплой по- нится на его вдовъ, своей невъсткъ. Сынъ постели, они уловлетворены вполнѣ. Пля другихъ же, койнаго короля, юный принпъ Гамлеть, долго людей собственно, жизнь есть подвигъ, выполне- учился въ Виртембергъ, «въ этихъ германскихъ ніе котораго, безъ противорфчія съ благопріят- университетахъ, гдф уже метафизика доискиваностью внашних обстоятельствь, есть блажен- лась до начала вещей, гда уже жили вь міра ство; а при условіи добровольных лишеній и идеальномь, гдв уже мечтательность доводила страданій, полжно быть блаженствомъ и точно челов'яка до внутренней жизни. Настроенный таесть блаженство, но только тогда, когда чело- книз образомъ, онъ возвращается ко двору, грувѣкъ, уничтоживъ свое я во внутреннемъ созер- бому и развратному въ своихъ удовольствіяхъ, и паніи или сознаніи абсолютной жизни, снова правется свильтелемь смерти своего отпа и скообрётаеть его въ ней. Но для этого внутренняго раго забвенія, которое бываеть удёдомь умерпросветленія нужно много борьбы, много страда- шихъ» \*). Онъ обожаль покойнаго короля, какъ пія, и для него много званыхъ, но мало избран- отца, какъ человіка, какъ героя, — и глубоко ныхъ. Пля всякаго человъка есть эпоха мла- быль оскорбленъ соблазнительнымъ поведеніемъ денчества или этой безсознательной гармоніи его своей матери. В'вра въ челов вческое достоинство духа съ природой, всл'ядствіе которой для него въ немъ поколеблена, лучшія мечты его о благ'я жизнь есть блаженство, хотя онъ и не сознаетъ разрушены. Если мы къ этому прибавимъ еще то, этого блаженства. За младенчествомъ следуетъ что онъ любитъ Офелію, дочь министра Полонія, юношество, какъ переходъ въ возмужалость: этотъ то читатель нашъ будетъ совершенно на той нереходъ всегда бываеть эпохой распаденія, дис- точкі, оть которой отправляется дійствіе драгармонін, следовательно греха. Человекъ уже не мы. Друзья Гамлета, Бернардо, Франциско, Марудовлетворяется естественнымъ сознаніемъ и целлій и Гораціо, стоя на стражѣ у галлереи копростымъ чувствомъ: онъ хочеть знать; а такъ ролевскаго замка, видять тень покойнаго короля

расхолятся. Вотъ въ чемъ состоитъ первая сцена перваго акта. Во второй сценъ являются король. королева, Гамлетъ, Полоній, Лаертъ и другіе придворные. Король въ китросплетенной ръчи благоларить придворныхъ за то, что они одобрили ухолять, онъ остается одинъ.

Изъ монолога: «Для чего ты не растаешь, ты лософа своей деревеньки. не распалешься прахомъ», и разговора съ воказмахъ. Что жъ почувствовалъ Гамлетъ, когда Гамлетъ снова являются на сценъ; тънь разсказы-

надълать глупостей.

Выслушавши съ должнымъ уваженіемъ родительскія наставленія, Лаертъ уходить, сказавши сестръ:

Прощай, Офелія, и помни мой совъть.

Я заперла его на сердцѣ-ключъ Возьми съ собою, Лаертъ-

отвъчаеть ему Офелія. Полоній привязывается къ ея словамъ и требуетъ у нея отчета въ ея отношеніяхъ къ Гамлету. Даетъ ей благоразумего батюшки.

раціо. Гамлетъ отвѣчаетъ:

Что? веселый ширъ Великаго властителя, и каждый разъ, Какъ онъ стаканъ вина полносить ко рту. Звукъ трубный возвѣщаетъ свѣту подвигъ Героя-короля.

Наконецъ является тёнь. Гамлетъ обращается его бракъ: потомъ посыдаетъ двухъ придворныхъ къ ней съ монологомъ, слишкомъ длиннымъ для послами къ норвежскому королю для перегово- его положенія и немного риторическимъ: но это ровъ. Наконецъ соглашается на просъбу Лаерта, не вина ни Шекспира, ни Гамлета: это болѣзнь сына Полонія, возвратиться во Францію, откуда XVI віка, характеръ котораго, какъ говорить онъ прівхаль на коронацію. Решивши все это, Гизо, составляла гордость отъ множества познакороль, вмёстё съ королевой, просить Гамлета ній, недавно пріобрётенныхъ, расточительность перестать печалиться о потеры отца и не вхать вы разсужденияхы и неумыренность вы умствовавъ Виртембергъ, а остаться въ Даніи Гамлеть ніяхъ. Онъ же справедливо замѣчаетъ. что отвъчаеть имъ коротко и отрывочно съгрустной Лаерть самую искреннюю горесть о потеръ отца ипоніей: объщаеть исполнить ихъ просьбу. Всё и сестры выражаеть самой надутой риторикой, а мужикъ, конаюній могилу, играетъ роль фи-

Тёнь манить за собой Гамлета, который, въ шелшими затвуъ Горапіо и Марцелло вы уже своемъ изступленіи, следуеть за ней, ответивъ вилите состояніе души Гамдета: она глубоко угрозами на представленія друзей, пытавшихся уязвлена ядовитой стрълой; слова его отзывают- удержать его. Гораціо и Марцеллій, подумавъ нъся желчью, негодованіе высказывается въ сар- сколько, рішаются слідовать за никь. Тінь и Гораціо объявиль ему о чудномь явленіи тіни ваеть Гамлету о своей смерти, и ея разсказъ проотпа его? Онъ рашается провести съ ними ночь никнутъ лирической цватистостью языка и истинна стражи и, прося ихъ о молчаніи, отпускаеть. ной шекспировской поэзіей. Гамлеть узнаеть, Третье явленіе перваго д'яйствія происходить что его отець отравлень своимь братомь, а его въ дом' Полонія. Лаертъ, отправляясь во Фран- дядею, теперешнимъ королемъ, мужемъ его мапію, прощается съ Офеліей и сов'єтуеть остере- тери, который въ то время, какъ король спалъ гаться Гамлета и смотрёть на его любовь, какъ въ саду, влилъ ему въ ухо ядъ, отъ котораго на пустое увлеченіе. Входить Полоній и даеть онь и умерь въ страшныхь мукахь; а такъ какъ Лаерту свои последніе советы, въ которыхъ ви- эта внезапная смерть застигла его въ грехахъ, денъ вельможа и пошлый человекъ, который ни не приготовившагося покаяніемъ, то онъ и осужо чемъ не имъетъ понятія, а между тыть думаеть день днемъ горыть въ адскомъ огнь, а ночью о себъ, что онъ очень умень и глубоко проникъ блуждать по земль, доколь его убійца не будеть въ жизнь, потому только, что много прожилъ на наказанъ. Тень исчезаетъ; Гамлетъ остается бъломъ севтв, то есть больше другихъ успълъ одинь. За сценой раздаются голоса Гораціо и Марцеллія, которые въ безпокойстве ищуть Гам-

Теперь поймите положение Гамлета. Эта душа, рожденная для добра и еще въ первый разъ увидъвшая зло во всей его гнусности, и какое зло? и надъ къмъ совершившееся? - Надъ героемъ, великимъ человъкомъ, представителемъ добра, отцомъ его, этого Гамлета!.. И отъ кого узналь онь объ этомъ? — Отъ самой тени своего отна, столь глубоко имъ любимаго, столь ужасно погибшаго. Не обращайте вниманія на сверхъные совъты, увъряеть ее, что Гамлетъ дурачится, естественное посредство умершаго человъка: не «что ему, какъ принцу, извинительно», но къ въ томъ дъло, дъло въ томъ, что Гамлетъ узналъ ней вовсе не идеть. Наконець запрещаеть ей о смерти своего отца, а какимъ образомъ-вамъ принимать отъ него письма и подарки и велить неть нужды. Но вмёсто этого, разверните драму доносить себё о всякомъ его поступке съ нею: и подивитесь, какъ поэтъ умёль воспользоватьлюбящая дёвушка дёлается покорной дочерью и ся даже этимъ «чудеснымъ», чтобы развернуть объщаетъ въ точности исполнять приказанія сво- во всемъ блескъ свой драматическій геній: его тень жива; въ ея словахъ отзывается боль страж-Четвертая сцена перваго дѣйствія происходить дущаго тѣла и страждующаго духа... О, кана террас'в передъ замкомъ. Гамлетъ является кая высокая драма: какая истина въ полосъ Гораціо и Марцелліемъ. Раздается отдаленный женіи! Въ разговор'в съ т'внью каждое слозвукъ трубъ. — Что это такое? — спрашиваетъ Го- во Гамлета проникнуто любовью къ отцу, безконечно-глубокой, безконечно-страждущей. Въ

разговоръ съ Гораціо и Марцеллісмъ, по уходъ тъни, каждое слово Гамлета есть острая стръла. облитая ядомъ, въ каждомъ выражении его отзывается и мучительное бъщенство противъ злодъйства, и мучительная горесть отъ того, что оно совершилось. Жребій брошень: само Провиданіе избираетъ его истителемъ- и онъ клянется мстить, страшно мстить, но это только порывъ... зло, ты-сынъ, но ты и человъкъ...

Онъ заклинаетъ своихъ друзей хранить молчаніе, торыми ты такъ тщеславишься. Ты много жилъ что бы онь ни пелаль, глубокое молчание даже и на светь, и твоя опытность такъ же велика, тогла, еслибъ ему взлучалось прикинуться сума- какъ длинна твоя съдая борода; но ты еще сшедшимъ. Три раза заставляетъ онъ ихъ клясть- многаго не знаешь, старый ребенокъ! Ты ловко ся въ молчаніи на своемъ мечь, и три раза раз- умѣешь править своей утлой ладьей на грязномъ дается изъ-подъ земян гробовой голосъ тёни болотё мелочныхъ интересовъ внёшней жизни: «клянитесь!» Наконепъ клятва взята, и Гамлетъ ты знаешь, какъ провести за носъ и недруга, и уходить съ своими друзьями; последнія слова его: друга, когда это тебе нужно; ты умень кла-

Преступленье Проклятое! Зачемъ рожненъ и наказать тебя!

въ переводъ Вронченко, кажется, ближе выражають смыслъ подлинника:

Нашъ въкъ разстроенъ: о несчастный жребій! Зачамь же я рождень его исправить!

его святой долгъ, котораго онъ, безъ презрѣнія tale. къ себъ, не могъ бы не выполнить; онъ даже ръшился на мщеніе, и повидимому ръшился и Гамлеть скоро растолкують тебъ все это, хотя твердо, даже съ какой то дикой радостью; но въ и безполезно и поздно для тебя, старый ребенокъ, то же время онъ падаетъ подъ тяжестью собствен- глупый умникъ... наго решенія. Въ этихъ словахъ: «Зачёмъ же я первый замётиль это: геній поняль генія.

«Довольно!» говоритъ Полоній:

Скорве къ королю. Безумство это, Любовное безумство-понимаю! Любовь всего скоръй съ ума насъ сводитъ. Жаль, очень жаль мит принца! Втрио, Ты грубо отвъчала на его любовь?

## офЕЛІЯ.

Нфтъ, только следуя приказу, Я инсемь отъ него не принимала больше, И запретила видъться со мною.

## полоній.

Воть онъ и одурваъ оть этого! Какъ жадь, Что поступиль я слишкомъ скоро, строго; Да ведь я думаль, что онь шутить! Могь-ли Превидъть слъдствія? - погорониться - глуно! Все недовърчивость проклятая причиной-Мы старики упрямы.

Погоди, Полоній: это еще не послѣлній Поголи, Гамлетъ, ты любишь добро, ненавидишь твой промахъ: придетъ время, и еще не такъ промахненься со всёмъ твоимъ Въ головъ его мгновенно промелькичть планъ. уміемъ, со встиъ твоимъ знаніемъ жизни. коняться низко и говорить сладко передъ сильнейшими тебя; держать себя достойно и прилично передъ равными себъ, и снисходительно и ласково **УНИЧТОЖАТЬ СВОИМЪ МИШУРНЫМЪ ВЕЛИЧІЕМЪ НИЗ**шихъ себя; но скоро горестнымъ опытомъ увъришься ты, что ты ничего не зналъ, ничего не понималь, и твоя опытная мудрость, твое извъданное благоразуміе и осторожность не только Слышите ли: «Зачёмъ же я рожденъ его ис- не спасутъ тебя отъ роковой минуты, но еще править?», Видите ли: онъ понялъ, что мщеніе помогутъ тебѣ сдёлать неизбѣжное salto mor-

Ла, бёдный Полоній, твоя собственная дочь

Во второмъ явленіи второго акта король и рождень его исправить?»—заключена основная королева просять двухь придворныхь, бывшихъ мысль цёлой драмы. Всеобъемлющій умъ Гёте товарищей по ученію и друзей Гамлета, Розенкранца и Гильденштерна, разсеять грусть моло-Первое явленіе второго действія открывается дого принца. Гильденштернъ и Розенкранцъ обф-Полоніемъ, который отпускаеть во Францію слу- щають употребить всё свои силы выв'ёдать прижителя для надзора за Лаертомъ и даетъ ему чину его грусти и разсвять ее. Входитъ Полоній подробную инструкцію, по которой онъ долженъ и объявляеть королю дву новости: первую, что дъйствовать, чтобы развъдать о поведении его Вольтимандъ и Корнелій, отправленные послами сына. Въ этой инструкціи высказывается весь къ норвежскому королю, дядё молодого Фортинхарактеръ Полонія, составленный изъ хитрости и браса, возвратились съ усп'яхомъ, и вторую, что благоразумія; обнаруживается его взглядь на онь, Полоній, оть прозорливости котораго ничто нравственность, какъ на понятіе чисто условное. въ мір'й не можеть укрыться, открыль причину Вдругъ входить Офелія, вся встревоженная, и Гамлетова разстройства, которую и объявить на вопросъ Полонія о причинъ ся волненія раз- сму, когда онъ отпустить пословъ. По отпускъ сказываеть о странномъ появленіи Гамлета въ пословъ начинается сцена, въ которой особенно выражается весь характеръ Полонія. Онъ предлагаетъ королю устроить встръчу Гамлета съ своей дочерью и подслушать его разговоръ съ ней. Король и королева соглашаются и уходять. Полоній идетъ навстрічу Гамлету и заводить съ нимъ разговоръ, изъ котораго, увы, ничего не узнаетъ положительнаго, и только еще болве увъряется въ пріятной для его самолюбія мысли, что Гамлетъ по уши влюбленъ въ его дочь. Это одна изъ превосходнъйшихъ сценъ. Гамлетъ притворяется сумасшедшимъ и ловко сбиваетъ съ

слишкомъ тяжелой ношей!...

наконецъ заставляетъ признаться, что они поло- въ Англію. сланы къ нему королемъ и королевой. Изобличенные и одураченные, они сворачивають рёчь себё разрёшение Гамлетова сомнёния, -- разре-RBODY.

вызову Гамлета, читаеть монологь изъ плохой видение: въ ней выражено все ужасное целой трагедін, въ которомъ надутыми стихами описы- драмы, сосредоточенное въ одномъ моментъ. Но вается неистовство Инрра и бѣдствіе Гекубы, объ этомъ мы поговоримъ послѣ, потому что глу-Гамлеть спрашиваеть главнаго комедіанта, мо- бокая и сосредоточенная сила этой сцены понята жетъ ли онъ представить «Смерть Гонзага», и и перечувствована нами не столько въ чтеніи, можно ли ему, Гамлету, вставить въ эту пьесу сколько въ представлении: великій актеръ объстишковъ десятокъ своихъ? Получивши удовле- яснилъ намъ Шекспира въ этой сценъ, которой творительный отв'ять, отпускаеть комедіантовь безь посредства этого актера невозможно пои встуб, находящихся на сцент, и остается стигнуть во всей безконечности ея скрытой и поолинъ.

Въ монологъ «Богъ съ вами! Я одинъ теперь». зался весь Гамлетъ. Онъ сравниваетъ себя съ за королемъ. комедіантомъ, и сравниваетъ такъ невыгодно Входитъ король и королева въ сопровожденіи ставляется вопросъ: потому ли онъ медлить ище- скую желчь. ніемъ, что не вфрить духу, или потому не вфрить Начинается представленіе. На сцен'в дряхлый еще долго не увидимъ, что онъ не медлитъ болъе смерти, и онъ съ грустью воспоминаетъ о тримщеніемъ... Бёдный Гамлетъ!...

разговоромъ короля и королевы съ Гильденштер- желаніемъ, чтобы ихъ взаимное блаженство прономъ и Розенкранцемъ, которые доносятъ имъ о должалось еще на столько же литъ. Король возранеуспъх воей рекогносцировки при Гаилетъ. жаетъ предчувствиемъ скорой смерти и желаніемъ. Король высыдаетъ королеву и придвор- спутницу его жизни. Надутыми, гиперболичеслушать разговорь Гамлета съ Офеліей. Офелія вторичной любви для себя. Они разстаются;

его разговоръ съ Офеніей, въ которомъ онъ дять. Гамлеть въ истерическомъ восторгъ отъ

толку Полонія своими неожиданными отв'єтами, оскорбительными и саркастическими насм'єтиками проникнутыми желчной ироніей, грустью и пре- надъ ней высказываетъ бользпенное состояніе зрънјемъ къ Полонію, котораго онъ глубоко пони- своего духа, и заставдяеть ее выносить на себъ маетъ. «Приниъ, позводьте взять смёдость про- его презруние къ женщину, возбужденное въ ститься съ вами», говорить наконень Подоній, немь матерыю. Король выходить изъ-за своей «Изъ всего, что вы можете взять у меня, ничего засалы и говорить, что не любовь, а что-нибуль не уступлю я вамъ такъ охотно, какъ жизнь другое причиной разстройства Гамлетова: совъсть мою, жизнь мою, жизнь мою», отвёчаеть Гамлеть: короля догадливее дипломатической тонкости о, видно, эта жизнь сделалась для него ужъ Полонія, «Такъ решено, говорить король, Гамлетъ поблеть въ Англію». Полоній не противо-За этимъ начинается другая превосходивищая рачить этой мере, но предлагаеть еще и свою: сцена: разговоръ Гамлета съ Гильденштерномъ и послъ представленія, на которое Гамлетъ пригла-Розенкранцемъ. Гамлетъ продолжаетъ предста- силъ короля и королеву, позвать его къ коровлять изъ себя пом'ящаннаго и злобно дурачить лев'я, которая бы его поразспросила, а ему, Подоэтихъ двухъ пошляковъ своими неожиданными, нію, подслушать ихъ разговоръ, и если онъ изъ лукавыми и желчными ответами и вопросами; него ничего не узнаеть, тогда уже отправить его

Второе явленіе третьяго акта заключаеть въ на комедіантовъ, только что прибывшихъ ко шеніе, которое для Гамлета горше и тяжелье прежняго сомнънія. Эта сцена гнететь ужасомъ Входять комедіанты; главный изъ нихъ, по душу зрителя, какъ какое-то неясное могильное лавляющей лушу силы.

Гамлетъ даетъ совъты актеру, какъ ему вырвавшемся изъ глубины души, какъ выры- должно играть. Потомь, объявляя насколько о вается потокъ лавы изъ глубины земли, выска- своемъ планъ Гораціо, умоляеть его наблюдать

для своей личности; онъ отвергаетъ предполо- двора. Гамлетъ прикидывается сумасшедшимъ женіе о своей трусости, говоря, что за личную весельчакомь, и въ этой ужасной веселости осыобиду онъ готовъ мстить кровью; наконецъ онъ паетъ сарказмами короля и Полонія. Всё садятся; хочеть узнать истину посредствомъ актеровъ: Гамлетъ противъ короля и королевы, у ногъ вилите ли, онъ не въритъ духу. Но здъсь пред- Офеліи, на которую изливаетъ свою саркастиче-

духу, что медлить мщеніемь? Мы сейчась уви- король, сидя вь креслахь, разговариваеть съ димъ, что онъ уже несомнъно вървтъ духу, но своей женой. Его томитъ предчувствіе о близкой дцати годахъ блаженства, проведенныхъ имъ въ Первое явленіе третьяго акта открывается супружествѣ съ нею. Королева отвѣчаетъ ему Встрівча Гамлета съ Офеліей уже улажена Поло- ніемъ, чтобы вторичная любовь осчастливила ныхъ, а самъ скрывается за дверью, чтобы под- скими клятвами отрацаетъ королева возможность прохаживается по сцент съ книгой въ рукахъ, король засыпаетъ въ креслахъ. На сцену входитъ какъ будто углубившись въ чтеніе. Является злод'єй съ чашкой, наполненной ядомъ, который онъ и вливаетъ въ ухо спящему королю. Король За монологомъ «Быть или не быть» начинается встаетъ съ гнѣвомъ. Общее смятеніе. Всѣ выхолева, мать его, желаеть съ нимъ говорить.

ему приходить въ голову превосходная мысль.

умветь обманывать другихъ, то можеть и умв- любви: етъ обманывать себя, и свою нервшительность и слабость объяснять себъ жаждой мести, которая должна быть ужаснье и удовлетворительнье, когда ей предстанеть удобный случай. А между тъмъ его слова не пустая фраза: напротивъ, они исполнены силы и поэзіи, потому что онт вёрить своей мысли, по крайней мёрё въ эту минуту. Не забудьте къ этому, что, посль представленія, недовърчивость къ духу уже Этоть вопрось показаль Гамлету, что понапраскончилась...

И такъ, Гамлетъ, сказавши эти слова, ухо-

Слова на небо-мысли на землъ! Безъ мысли слово недоступно къ Богу!

Вотъ уже и третье явленіе третьяго дійствія: драма идетъ все кресчендо; сейчасъ только убъдился Гамлетъ въ ужасной истинъ насчетъ смерти своего отца, сейчасъ только колебался онъ между своей нерѣшительностью и порывомъ мщенія, и вотъ ему предстоить рішительный разговоръ съ матерью. Полоній, давши королевъ совъть быть съ Гамлетомъ строже, украдкой отъ нея прячется за занавѣской; старый дуралей не предчувствуеть, что лезеть въ западню, которую самъ себъ устроилъ, на зло своему благоразумію и своей опытности. Входитъ Гамлеть. Онъ убиваеть Полонія, думая, что то нею нечего толковать о томъ, чего она не мобыль король, подслушивающій разговорь его съ матерью.

лева подавлена страшной силой истины и убфж- Первое явленіе четвертаго акта открывается

того, что убійна его отна открыть. Входить денія: она уже не оправлывается—она просить Гильденштернъ и объявляетъ Гамлету, что коро- у сына снисхожденія, пощады; она уже не преступная, но слабая женщина, не королева, но После представленія король решиль, что ему мать. Впругъ является тень Гамлетова отпа: она нало сбыть съ рукъ Гамдета, во что бы то на пришла возбудить силы своего сына на мшеніе стало. Мученія совъсти страшно раздирають его и повельваеть ему сильньй дъйствовать на душу лушу, и онъ высказываеть ихъ въ одномъ изъ матери. Въ Гамдетъ борятся два противоположтвхъ монологовъ, въ которыхъ поэвія и ляризмъ ныя чувства: ужасъ къ сверхъестественному выраженій и образовъ удивительно сливаются явленію и любовь къ отпу. Явленіе тіни, вийсъ самымъ высшимъ драматизмомъ, и которые сто того чтобъ дать ему новую силу, лишаетъ ум'яль писать только одинъ Шекспиръ — одинъ его и прежвей. Б'ядный Гамлетъ!.. Королева хоонъ, и больше никто. Опасаясь сдёдать статью четъ увёрить его, что это мечта его разстроеннашу слишкомъ большой, мы не выписываемъ наго воображенія: Гамлетъ отвѣчаетъ ей, что этого превосходнаго монолога. Въ немъ, послъ его пульсъ бьется такъ же, какъ и у ней, что продолжительной борьбы, король не рашается она видита и слышить такъ же, какъ и она, отказаться отъ выгодъ своего злодейства, т. е. что онъ можеть пересказать въ порядки всй отъ короны и королевы, но рѣшается - молиться слова тѣни, упрекаетъ ее, что она хочетъ прии становится на колена. Въ это время входить писать его безумию то, что должна приписать Гамлетъ; минута благопріятна: одинъ ударъ своимъ грѣхамъ и преступленіямъ; умодяєть ее ппагой—и совершень подвигь и нъть камня на покаяться, заклинаеть ее не осквернять себя лушь,... Онъ такъ и хочеть сдълать, но вдругь прикосновениемь его дяди: говерить ей, что привычка - чудовище, но что она же можетъ быть Остановите ваше внимание на монологъ. «И и спасениемъ человъку, когла онъ тверло ръшитсъ молитвой погибнетъ онъ!»: онъ покажетъ ся привыкать къ добру; и наконецъ такъ за. вамъ, что если прекрасная душа не можетъ и не ключаетъ эту выходку, полную страсти, огня,

> И разъ еще-о мать моя! Проети мив-Я быль къ тобъ жестокъ, безчеловъчень, Но я хотфль, я должень быть таковь, Чтобъ матери отдать вповь чувства чело-

Да, слова два...

ROPOJEBA. Скажи, что делать мив?

ну выходиль онъ изъ себя, что его прекрасныя и полныя жизни съмена пали на каменистую дить, вполн'в убфжденвый, что для того только почеу, что слезы и признація его матери были отсрочиль месть, чтобъ сдёлать ее ужаснёе, а со- не раскаяніемь души сильной и энергической, всёмъ не по недостатку силы воли... Король, окон- которая если глубоко падаеть, то и мощно возчивъ свою молитву, встаетъ съ уб'яжденіемъ, что стаетъ, а слезами слабой женщины, на которую прикрикнули, плачемъ дигати, которому погрозили лозою за шалость. Тогда презрѣніе и бѣшенство, глубокое, сосредоточенное, болъзненное бъщенство замънило въ душъ Гамлета воскресшую на мгновение любовь къ матери:- Что!... спрашиваетъ онъ ее дикимъ, а потомъ продолжаетъ глухимъ, тихимъ и задушаемымъ голосомъ:

> Ничего не дълай, и не върь Тому, что говориль я... в т. д.

Да, онъ сказаль ей это глухимъ, тихимъ и задушаемымъ голосомъ, потому что мы не одинъ разъ слышали этотъ ужасный голосъ, и каждый разъ, при воспоминаніи о немъ, у насъ стынетъ кровь въ жилахъ... Наконецъ видя, что съ жеть понять, онъ говорить ей о своемъ отъвздв въ Англію, куда должны провожать его двое Въ разговорћ, затъмъ происшедшемъ, коро- друзей, которымъ онъ въритъ, какъ ящерецамъ.

разговоромъ короля съ королевой о смерти По- отзывается прежнимъ ароматомъ, но жизни въ лонія. Король говорить, что и онъ бы могь такъ немь уже нізть... Она лишилась разсулка. погибнуть, и что поэтому Гамлета полжно улалить: потомъ спрашиваеть о немъ королеву, глф онъ? Кородева отвъчаетъ:

Онъ нотащилъ убитаго Полонія. Среди безумія, накъ искры влата Средь грубой смыси рудь сверкають вы немы И умъ, и сердце. - Онъ рыдаетъ-поздно!..

Бъдный Гамлетъ! У него было такъ много ума и луши, что отъ него не могло скрыться ни достоинство, ни пошлость, и онъ умёль понимать и презирать пошляковъ: но должность палача была ему не по натуръ, а между тъмъ судьба спълада его палачемъ... Передъ отправлениемъ Гамлета въ Англію чрезъ Данію проходило норвежское войско, подъ предводительствомъ Фортинбраса, для завоеванія клочка земли у Польши. Гамлетъ съ нимъ встрвчается.

Какъ все противъ меня возстало За медленное мщенье. Что ты человъкъ, Когда ты только озпачаешь дни Сномъ и объдомъ? Звърь, не больше, ты. Да, Онъ, создавшій насъ съ такимъ умомъ, что мы Прошедшее и будущее видимъ, Онъ не для того Насъ одарилъ божественнымъ умомъ, Чтобъ погубили мы его безплодно. И если робкое сомивные медлить двломь, И гибнеть въ нерѣшительной тревогь-Три четверти здбсь трусости постыдной И только четверть мудрости святой. Къ чему мив жить?Твердить: пдолжень сделать, И медлить, если силы есть, и воля, и причины, И средства исполненья! Вотъ примъръ: Здёсь юный вождь ведеть съ собою войско. Могучее и сильное; вождь смёлый, Онъ все приносить въ жертву чести, слава, Все отдаетъ погибели и смерти, И для чего? За что? Янчной скорлупы Завоеваніе не стоить. Честь не велика, Не велика и слава жертвовать собой Ничтожному дъянью. Но на что причина? Ее дъянья наши оправдають... А я-отецъ убитъ, безславье матери удъль-Какт крови не кипъть, уму не волноваться! А я-бездъйствую, когда на мой позоръ, На смерть идеть здёсь двадцать тысячь войска, И многіе не знають, для чего идуть, И тысячи бъгуть за тынью славы, И той земли, за что они погибнутъ На ихъ могилы мало!... Нѣтъ! отъ сей поры Кровь будеть мысль единая—иль вовсе Во мит не будеть мысли ни единой.

на практическая философія Шекспира, и видно, противъ нея, какъ у этихъ мнимыхъ поборникаків вопросы и думы занимали этоть геніаль- ковь и посл'ядователей Шекспира, этихъ близомонологъ Гамлетъ является уже сознающимъ ваемой юной литературы Франціи... свое безсиліе, уже не оправдывающимъ его разкивающимъ его...

положенін?... Увы, буря сломила и измяла этотъ какъ человъкъ, безъ интереса предпринявшій прекрасный, благоухающій цвётокъ: онъ еще важную борьбу и предвидящій роковое и неиз-

Является Лаертъ. Не успълъ онъ еще вловоль натышиться въ своемъ любезномъ Парижъ, какъ прилично образованному и знатному молодому человъку. -- и вотъ извъстіе о смерти отпа призвало его въ Ланію. Подозрѣвая короля виновникомъ въ ужасномъ для него событіи, онъ собираетъ своихъ друзей и, съ шпагой въ рукъ. требуетъ у него своего отца, говоря, что «безславіе и безчестіе будеть его удъломь, если онъ останется спокоенъ». Король хитросплетенными ручами слагаеть вину на Гамлета и объщаеть Лаерту удовлетвореніе. Вдругь входить Офедія, странно убранная соломой и цвътами. — и Лаертомъ овланъваетъ истинная горесть, уже не вслъдствіе понятій о чести и приличіи.

Король пользуется этой разлирающей лушу сценой, чтобы еще болье поджечь Лаерта на мщение Гамлету. Вдругъ Гораціо получаетъ два письма-одно къ себъ, другое къ королю; и въ первомъ узнаетъ о его возвращения. Король составляетъ планъ погубить Гамлета другимъ средствомъ. Онъ объясняетъ Лаерту, что любовь королевы и народа къ Гамлету дълаетъ невозможнымъ мщеніе законами и что надохитростью достичь той же цёли. Поджегши еще болёе ненависть Лаерта къ Гаилету, предлагаетъ ему вызвать Гамдета на поединокъ, но дружески, какъ соперника въ некусствъ биться на шпагахъ, и между тъмъ объщаетъ шпагу Лаерта обмочить смертельнымъ ядомъ. Разумвется, последній отказывается отъ этого, какъ отъ тайнаго убійства, несовиъстнаго съ понятіемъ о чести; но вдругъ приходить королева и объявляеть имъ-о смерти Офеліи:

Тамъ, гдъ, на воды ручья склоняясь, пва Стоить и отражается въ водахъ, Офелія илела вѣнки и пѣла. Вѣнки свои ей вздумалось развѣсить На ивъ-гибкій обломился сукъ, И въ воду, бъдная, упала, и въ водъ, Не чувствуя опасности и смерти, Все и вла и вънки свои плела, Пока ея одежда не промокла, И бъдную не повлекло на дно...

Какой поэтическій и граціозный разсказъ! Какой поэтическій и умиляющій душу образь смер-Мы не могли удержаться, чтобъ не выписать ти! Офелія и умерла, какъ жила, -- прекрасно, и этого монолога, сколько потому, что въ немъ вид- смерть ея мяритъ насъ съ жизнью, а не бунтуетъ ный умъ; столько и потому, что въ этомъ же рукихъ и микроскопическихъ геніевъ такъ-назы-

Первое явленіе 'пятаго акта происходить на ными благовидными предлогами, но горько опла- кладбищ'ь—сцена ужасная! Двое мужиковъ копаютъ могилу для Офеліи — и по своему, съ этимъ Во второмъ явленіи четвертаго акта Гамлетъ равнодушіемъ, которое дается привычкой и нескрывается отъ нашего вниманія, которое пере- в'єжествомъ, разсуждають о ея смерти. Входять водить на себя-Офелія, но какая и въ какомъ Гамлетъ и Гораціо. Первый уныль, грустень,

Пезаря теперь-глина, употребленная на замаз- всемъ этомъ! ку стъны въ хижинъ селянина.

королева и несколько придворныхъ. Гамлетъ въ нерасположены. изумленій; наконець онь узнаеть ужасную тайну.

Второе явленіе пятаго д'яйствія происходитъ во дворцв между Гамлетомъ и Гораціо. Изъ не будеть потомъ. Чему быть потомъ, того не разговора ихъ видно, что слова Гамлета, сказанныя имъ его матери: «Потдемъ, поглядимъ, кто похитръй кого взорветъ на воздухъ», не были быть такъ, какъ ему быть назначено. ни пустымъ хвастовствомъ, ни уловкой слабаго человъка, старавшагося обмануть самого себя: того, чтобы убійство показалось не долгомъ, не новаго и лучшаго спокойствія. обязанностью, а удовлетвореніемъ душевной посъ твердымъ рѣшеніемъ.

бъжное для себя окончаніе. Мысль о смерти, о драгоцьныхъ шпагъ и шесть кинжаловь, а конив и преходящности всего въ мірів овладів- споръ состоить въ томъ со стороны короля, что ваеть имъ. Зръдище кланбища усиливаеть ее. изъ двънадцати разъ Лаертъ не дастъ Гамлету Онъ вступаетъ въ разговоръ съ могильшикомъ, и трехъ ударовъ, а со стороны Лаерта, что онъ и грубые, но иногда довкие отвъты послъдняго изъ девяти разъ дастъ Гамлету три удара. Вся дълають этотъ разговоръ похожимъ на стукъ мо- эта сцена превосходна въ высшей степени: въ ней лотка, которымъ заколачиваютъ гробъ. «Не ко- нътъ ничего придуманнаго, натянутаго или изыпай глупостей изъ могилы, пріятель», говоритъ сканнаго для насильственной развязки, за не-Гамлетъ могильщику. «О, я не копаю, а зака- имъчиемъ естественной, какъ то часто бываетъ у пываю ихъ», отвъчаетъ ему могильщикъ въ обыкновенныхъ талантовъ. У Шекспира, напрополной уверенности, что онъ очень забавно шу- тивъ, развязка выходить необходимо изъ суштить, и не мало не подозревая, что оть такой ности действія и индивидуальности характеровъ. шутки мерзнеть кровь въ жилахъ... Могильщикъ и все это просто, обыкновенно, естественно. выкапываеть черепь изъ могилы, бросаеть его Уменье и легкость, съ какимъ Осрикъ велеть на полъ и говоритъ Гамлету, что это черепъ довольно трудное дело, показываютъ, что Шекс-Йорика... «Бълный Йорикъ!» восклипаетъ Гам- пиръ равно хорошо зналъ и царей, и придворлеть и говорить Гораціо о томъ, что этотъ ныхъ, и могильщиковъ. Гамлетъ грустно издъ-Йорикъ нашивалъ его на рукахъ, что онъ быль вается надъ придворной льстивостью Осрика; но острякъ и забавникъ, а теперь у него не оста- онъ задумывается прежде, нежели ластъ свое лось ни одной остроты, чтобы посм'язться надъ согласіе на вызовъ, и, по уход'я ловкаго посла. собственнымъ безобразіемъ. Потомъ переходитъ говоритъ Гораціо о предчувствіи, которое его къ мысли, что прахъ Александра Макелонскаго и невольно смущаетъ: какая глубина и истина во

гораціо. Если душа ваша что-нибудь вамъ Вдругъ появляется похоронная процессія: не-подсказываетъ, не презирайте этимъ увъдомлесутъ гробъ Офелін, который провожаютъ король, ніемъ души. Я пойду извъстить, что вы теперь

гамлетъ. Нътъ! это глупость. Презримъ всякія предчувствія. Безъ воли Провидінія и воробей не погибнеть. Чему быть сегодня, того булеть сегодня - не теперь тому быть, такъ послъ. Быть всегла готову — воть все! Если никто не внаеть того, что съ нимъ будеть, - оставимъ всему

Изъ этихъ словъ видно, что Гамлетъ не только нътъ, этотъ теоретическій Гамлетъ перехитрилъ, прекрасная, но и великая душа! тотъ великъ, кто провель за нось, одурачиль всёхь этихь практи - такь умёсть понимать міродержавный промысль ческихъ людей, какъ замвчаетъ Гизо. Нетъ, и такъ умветъ ему покоряться, потому что толь-Гамлетъ не слабое, безсильное дитя, когда надо ко сила, а не слабость умъютъ такъ понимать дъйствовать свободно, по внутреннему побужде- Провидъніе и такъ покоряться ему. Замътьте изъ нію, даже когда надо губить людей, если только этого, что Гамлетъ уже не слабъ, что борьба его бъщенство противъ нихъ даетъ достаточно силы оканчивается: онъ уже не силится ръшиться, но на ихъ погубленіе. Онъ только упрекаетъ себя рёшается въ самомъ дёлё, и отъ этого у него въ томъ, что у него неть столько бещенства про- неть уже бещенства, неть внутренняго раздора тивъ убійцы его отца, обольстителя его матери, съ самимъ собой, осталась одна грусть, но въхищника короны, сколько нужно бъщенства для этой грусти видно спокойствіе, какъ предвъстникъ

Гамлетъ дерется съ Лаертомъ и наноситъ ему требности, которое во всякомъ случа должно ударъ; король пьетъ за здоровье Гамлета и предбыть по крайней мара легко. Однакожь съ той дагаеть ему кубокъ, но онъ отказывается до оконминуты, когда онъ узналъ о злодъйскомъ умыслъ чанія боя и еще даетъ ударъ Лаерту. Королева короля на собственную жизнь, его решение пьеть за здоровье Гамлета, и король, не успевши кажется тверже, хотя онъ и по попрежнему еще остановить ее, говорить про себя: «Она погибла-много говорить о немь, что не совсвиъ сообразно въ кубкв ядь». Этотъ кубокъ быль приготовленъ пля Гамлета: король очень хитръ и остороженъ-Входить одинь изъ придворныхъ, Осрикъ. и въ случай неудачи одной смерти, онъ приготовилъ самымъ искуснымъ, самымъ придворнымъ обра- Гамлету другую; но судьба издъвается надъ жалзомъ предлагаетъ Гамлету, отъ имени короля, кимъ слепцомъ и делаетъ свое. Королева предлавызовъ Лаерта и увъдомляетъ его, что король гаетъ Гамлету раздълить съ нею кубокъ; но судьба держитъ за него, противъ Лаерта, шесть пре- дълаетъ свое, и Гамлетъ снова отказывается до восходных в коней. Лаертъ же за себя -- шесть окончанія боя. Лаертъ даетъ ударъ Гамлету, котовый въ то же муновение выбиваеть его рациру и этихъ представителей. Вселенная есть прототипъ сульба дёлаетъ свое, а люди думають, что они боднымъ образомъ. Каждая драма Шекспира и Гамлетъ.

тело Гамлета; слышва унылая музыка.

наго духа одно великое цёлое... Всякое про- сознанія; второй же предоставленъ той мірообъ

блосаеть свою. Лаерть въ бъщенствъ схватываеть его созданій, а его созданія суть повтореніе все-Гамлетову рапиру, а Гамлетъ подымаетъ его: ленной, но уже сознательнымъ и потому сводълогъ свое. Королева лишается чувствъ: ядъ представляетъ собой целый, отдъдьный міръ. начинаетъ въ ней действовать — она умираетъ. вменощій свой центръ, свое солице, около кото-Раненый Лаертъ открываетъ все Гамлету, и онъ раго обращаются планеты съ ихъ спутниками. закалываетъ короля. Затемъ умираютъ и Лаертъ, Но Шекспиръ не заключается въ одной которойнибудь изъ своихъ драмъ, такъ же, какъ все-Входить Фортинбрасъ: Гораціо передаеть ему лендая не заключается въ одной которой нибудь завъщание Гамлета и объщаеть объяснить тайну изъ своихъ міровыхъ системъ: но пълый рялъ кроваваго зръдища. Фортинбрасъ велить вынести драмъ заключаетъ въ себъ Шекспира — слово символическое, значение и содержание котораго Издагая солержаніе драмы, мы не им'яли гор- велико и безконечно, какъ вселенная. Чтобы даго намфренія ввести читателя въ сферу Шек- разгадать вполнъ значеніе этого слова, надо спира и показать этого велякана поэзій во всемъ пройти черезъ всю галлерею его созданій, эту блескъ его поэтическаго величія. Полобное пред- оптическую галлерею, въ которой отразился его пріятіє быдо бы неисполнемо. Посмотрите на чуд- великій духъ, к отразился въ необходимыхъ ный міръ Божій: въ немъ все прекрасно и пре- образахъ, какъ конкретное тождество идеи съ мулро: и червь, ползушій но трав'я, — и левъ, формой, отразился, говоримъ мы, потому что оглашающій ревомъ африканскую степь и кри- міръ, созданный Шекспиромъ, не есть ни слуводящій въ ужасъ все живое и дышащее, - и чайный, ни особенный, но тотъ же, который въяніе зефира въ тихій майскій вечеръ, — и ура- мы видимъ и въ природъ, и въ исторіи, и въ ганъ, воздымающій исславую аравійскую пусты- самихъ себъ, но только какъ бы вновь воспропю. — и свётлая рёчка, отражающая въ своихъ изведенный свободной самодёятельностью сострукть глубокое небо. — в безбрежный океань, знающаго себя духа. Но и здёсь еще не конець поражающій душу челов вка чувством в безконеч- удовлетворительному изученію Шекспира; для ности, — и канля росы, которая зыблется на этого мало, какъ сказали мы, пройти всю галлецвъткъ, — и лучезарная звъзда, которая трепе- рею его созданій: для этого надо сперва отыскать щеть въ дальнемъ небе!.. Вездъ красота, вездъ въ этомъ безконечномъ разнообразіи картинъ, ведичіе, везд'я гармонія, но вифст'я съ тімъ и образовъ, ляцъ, характеровъ и положеній, въ везди пвито, а не все. Взгляните на ночное этой борьби, столкповений и гармоніи конечнонебо: илкимъ безчисленнымъ множествомъ свъ- стей и частностей-надо найти во всемъ этомъ тиль усфино опо! но что же?-это только ча- одно общее и цфлое, гдф, какъ въ фокусф зажистица, только уголокъ безпредёльной вселенной, гательнаго стекла лучи солнца, сливаются всё и за этимъ безчисленнымъ множествомъ звъздъ, частности, не теряя въ то же времи своей которое мы видинъ, находится ихъ безчисленное индивидуальной дъйствительности; словомъ, надо множество такихъ же безчисленныхъ множествъ, уловить въ этой игрф жизней дыханіе одной обкоторыхъ мы не видимъ. Чтобы постигнуть без- щей жизни — жизни духа; а этого невозможно предвльность, красоту и гармонію созданія въ его сдвлать иначе, какъ онять-таки, совлекшись цівломъ, должно, отрішнившись отъ всего част- всего призрачнаго и случайнаго, возвыситься до наго и конечнаго, слиться съ въчнымъ духомъ, созерцанія мірового и въ своемъ духъ ощутить которымъ живетъ это тило безъ границъ про- трепетапіе міровой жизни. Но и это будетъ только странства и времени, и ощутить, сознать себя полное и совершенное самоощущение себя въ въ немъ: только тогда исчезнетъ многоразличіе, мірѣ Шекспировой поэзіи, но не полное и отуничтожится всякая частность, всякая конеч- четливое сознаніе себя въ ней. Мы почитаемъ ность и явится для просв'ятленнаго и свобод- себя слишкомъ далекими даже отъ перваго акта явленіе духа, какъ повъстная стопень его со- смлющей и послъдней философія нашего въка, котознанія, есть прекрасно в велико; но видимая ран, развернувшись, какъ величественное дерево, вселенная, будучи безконечной, живеть дина- изъ одного зерна, покрыла собой и заключила мически и механически, сама не знаи этого, и въ себѣ, по свободной необходимости, всф мотолько въ человеке — этомъ отблеске Божества — менты развитія духа и, не принимая въ себя духъ проявляется свободно и сознательно, и толь- ничего чуждаго, но жигя собственной жизнью. ко въ немъ обратаетъ опъ свою субъективную изъ своихъ же падръ развитой, во всякомъ, даличность. Проведин чрезъ всю цань органиче- же конечномъ, развити видитъ развитие абсоскаго обособленія и дошедини до человъка, духъ лютнаго духа, конкретно слитаго съ явленіемъначинаеть развиваться въ человъчествъ, и каж- и къ которой Шекспиръ, вивстъ съ Гёте, друдый моменть исторіи есть изв'єстная степень его гимь исполнномь искусства, относится какъ та же развитія, и каждый такой моменть имбеть сво- самая истина, но только другимь путемъ и паего представителя. Шекспиръ былъ однимъ изъ раллельно съ ней проявившаяся. Повторяемъ:

только край зав'ясы, скрывающей отъ глазъ ко- проста, обыкновенна и естественна? Вотъ молонечности міръ безконечнаго, мы почтемъ себя дой челов'якъ, сынъ великаго паря, насл'ялникъ счастливыми, если дадимъ чьей-нибудь дремлю- его престола, увлекаемый жаждой знанія, прошей лушь почувствовать, какъ прекрасенъ и чу- живаеть въ чуждой и скучной странь, которая лесенъ этотъ ливени міръ, и возбудимъ въ ней ему не чужда и не скучна, потому что только стремление узнать его ближе, и въ этомъ знании въ ней нахолить онъ то, чего ишетъ - жизнь найти свое высшее блаженство. И потому, при знанія, жизнь внутреннюю. Онъ отъ природы завсемъ нашемъ нежеланіи и опасеніи впасть въ думчивъ и склоненъ къ меланхоліи, какъ всё скаго развитія объективной истины, мы все-таки самихъ. Онъ пылокъ, какъ все благородным боимся не высказать удовлетворительно даже и души: все злое возбуждаеть въ немъ энергитого, что мы хорошо чувствуемь, и почтемь себя ческое негодование, все доброе дъдаеть его счасчастливыми, ежели въ желаніи пол'ялиться съ стливымъ. Его любовь къ отиу лоходить до обонайлемъ свое оправдание...

не иля того, чтобы показать этемъ лостоинство душа. У него есть друзья, его сопутнике къ преэтого глубокаго созданія, но для того, чтобы красной цёли, но не собутыльники, не участники имъть, такъ сказать, данные для сужденія о въ буйныхъ оргіяхъ. Наконецъ, онъ любитъ дънемъ, чего нельзя иначе спалать, какъ отдавъ вушку, и это чувство даеть ему и вару въ жизнь, отчетъ въ нашемъ поняти о каждомъ, или по и блаженство жизнью. Не знаемъ, былъ ли бы крайней мёрё о главныхъ характерахъ драмы. онз великимъ государемъ, которому назначено Разумбется, наше о нихъ понятіе только въ составять эпоху въ жизни своего народа, но мы такомъ случай будеть встипно, когда оно бу- знаемъ, что счастливить все, зависящее отъ него, детъ понятіемъ необходимымъ и въ сущности и давать ходъ всему доброму-значило бы для этихъ характеровъ заключающимся, потому что него парствовать. Но Гамлетъ, такой, какимъ субъективное мижніе критика не есть истина и мы его представляемъ, есть только соединеніе не имветь ничего общаго съ кретикой, вопреки прекрасных элементовъ, изъ которыхъ доджно тъмъ госполамъ, которые любять высказывать пъкогда образоваться нъчто опредъленное и дъянаго.

браніе во едино разсілянныхъ по всей природі сознанія, есть участь только лучшихъ людей. И женію злодій долженствоваль быть соединеніемь мечтатель вдругь получаеть извівстіе о смерти бродътелей и след, не иметь никакой личности, священнымъ долгомъ для всехъ близкихъ къ Таковъ напримёръ Эней благочестивый Вирги- царственному покойнику, и что же?--онъ вилія, это порожденіе в'яка гнилого и развратнаго, дить, что его мать, эта женщина, которую его для котораго добродетель была мертвымъ аб- отецъ любилъ такъ пламенно, такъ нёжно, что страктомъ, а не живой дъйствительностью. Шек- «запрещалъ небеснымъ вътрамъ дуть ей въ лицо», сперь есть совершенная противоположность этой эта женщина не только не почла своей обязанжалкой теоріи, и потому-то французы даже и ностью душевнаго траура по мужв, но даже не теперь еще не могуть сънимъ сродниться, хотя почла за нужное надъть на себя личины, уваи воображають себя его энтугіастами.

кости. Но и самая исторія челов'вчества, не по- Гамлетъ увид'яль, что мечты о жизви и самая

непосвященные въ ея таинства и приподнявшіе тому ли и высока и необыкновенна она, что кое-нибудь субъективное мнине, вмисто логиче- люди, которых жизнь заключается въ нихъ лругими немногими, но прекрасными ошущеніями жанія, потому что онъ любить въ своемь отпъ не пустую форму безъ солержанія, но то пре-Итакъ, мы изложили содержаніе «Гамлета» красное и великое, къ которому страстна его свои межнік и отрицають абсолютность изищ- ствительное; есть только прекрасная душа, но еще не дъйствительный, не конкретный человъкъ. Говоря о характерахъ лействующихъ липъвъ Онъ пока доводенъ и счастливъ жизнью, потому драмф, намъ должно выставить на видъ эту дей- что действительность еще не расходилась съ его ствительность шекспировскихъ лицъ, эту кон- метчами; онъ еще не знаеть того, что прекрасно кретность выражающагося въ нихъ духа жизни только то, что есть, а не то, что бы должно съ проявлениемъ жизни. Каждое лицо Шекспира быть, по его личному, субъективному взгляду на есть живой образь, не имеющий въ себе ничего вещи. Такое состояние есть состояние нравственотвлеченнаго, но какъ бы взятый цёликомъ и наго младенчества, за которымъ непременно безъ всякихъ поправокъ и переделокъ изъ по- должно последовать распадение; это общая и невседневной действительности. Французы некогда избежная участь всехь порядочныхь людей; но думали (да и теперь еще думають то же, хотя и выходь изь этого дисгармоническаго распаденія увъряютъ въ противномъ), что идеалъ есть со- въ гармонію духа, путемъ внутренней борьбы и черть одной идеи: по этому прекрасному поло- воть наша прекрасная душа, нашь задумчивый всёхъ злодействъ, а добродетельный-всёхъ до- обожаемаго отца. Грусть по немъ онъ почитаетъ жить приличіе, и, забывъ стыдъ женщины, су-Гамлетъ представляетъ собою цёлый отдёль- пруги, матери, отъ гроба мужа поспёшила къ ный міръ действительной жизни, и посмотрите, брачному алгарю, и съ кемъ? - съ роднымъ бракакъ простъ, обыкновененъ и естественъ этотъ томъ умершаго, съ своимъ деверемъ, и принесла міръ при всей своей необыкновенности и высо- ему въ приданое—престолъ государства! Тутъ

жизнь совсёмъ не одно и то же, что изъдвухь одно сдова милости и счастія, и слова гибва и кары: должно быть дожно: и въ его глазахъ дожь оста- повторяемъ: какъ бы то ни было, но вы видимъ лась за жизнью, а не за его мечтами о жизни, слабость, Олнако эта слабость должна же имъть Что жъ стало съ нашей прекрасной лушой, когла какой-нибуль смыслъ, если она избрана такимъ она отъ самой тени своего отна услышала и великимъ геніемъ, каковъ Шекспиръ, основной страшную повъсть о браточбійствъ, и намекъ о идеей одного изъ лучшихъ его созданій, и если страшных замогильных тайнахь, и страшный она такъ сильно, такъ мошно останавливаеть на завъть о мшения? О, она прокляла все поброе и себъ мысль человъка? — Объективность не мозлое -- прокляда жизнь! Его мать -- женщина сла-- жеть быть елинственнымь достоинствомъ хулобая, ничтожная, преступная. — и женшина по- жественнаго произведенія; туть нужна еще и гибла въ его понятии. Онъ втопталъ въ грязь глубокая мысль. Слабость человъка не есть посвое прекрасное чувство; онъ обременяеть пред- нятіе отвлеченное, но въ то же время и не въ меть своей любви всей тяжестью позора и пре- ней заключается жизнь духа, проявляющаяся зржнія, которое заслуживаеть въ его глазахь въ человеке, и следовательно не она должна женщина: онъ говорить Офедіи такія слова, ка- быть предметомъ творческой деятельности мірокихъ женшина не должна ни отъ кого слышать, вого, абсолютнаго генія. Не забудьте, что Гама темъ меньше отъ того, кого любить; онъ де- леть есть главное лицо драмы, въ которомъ вылаетъ ей такія оскороленія, за которыя отъ жен- ражена ея основная мысль, и на которомъ попины нать прошенія мужчива, кака бы ни лю- этому сосредоточень ея интересь. И что за особила она его. Въра была жизнью Гамлета, и эта бенное наслаждение смотръть на эрълище человъра убита или по крайней мъръ сильно по- въческой слабости и ничтожества? И гдъ же въ колеблена въ немъ-и отчего же?-Оттого, такомъ случав быль бы абсолютный взгляль что онъ увильлъ міръ и человька не такими. Шекспира на жизнь? И почему бы эта пьеса какими бы онъ хотёдъ ихъ видёть, но увидёдъ возбуждала въ душё читателя или зрителя ихъ такими, каковы они суть въ самомъ дёлё. такое спокойное, примирительное и глубокое Любовь была его второй жизнью, и онъ отре- чувство? Напротивъ въ такомъ случат она должкается отъ нея, потому что презираетъ жен- на бъ была возбуждать въ немъ чувство отчаящину-почему же?-Потому, что его мать заслу- нія, отвращенія къ жизни, какъ эти чудовищживаеть презраніе, какъ будто недостоинство ныя произведенія духовно-малолатнихъ геніевъ его матери уничтожаетъ достоинство женщины юной французской дитературы. Н'втъ, это не то! вообще. Присовокупите къ этому, что Гамлетъ Гамлетъ выражаетъ собой слабость духа нисколько не отделяеть своего парственнаго до- правда; но надо знать, что значить эта слабость. стоинства отъ своего человъческато достоинства; Она есть распадение, переходъ изъ младенческой, что не поклонничества, но любви и сочувствія безсознательной гармоніи и самонаслажденія духа требуеть онь отъ людей, а между тэмъ видить въ дисгармонію и борьбу, которыя суть необховъ нихъ только раболенныхъ придворныхъ, ко- димое условіе для перехода въ мужественную и торые спекулирують своимь подданничествомь. — сознательную гармонію и самонаслажденіе духа. и вамъ будеть еще понятнъе это разочарование. Въ жизни духа нътъ инчего противоръчащаго, Но потерять вёру въ дюдей вслёдствіе какого- и потому дисгармонія и борьба суть вийств нибудь горькаго опыта еще не значить поте- и ручательства за выходъ изъ нихъ: иначе черять все и потерять безвозвратно: такая потеря ловекь быль бы слишкомь жалким существомь. кажется потерей только вслудствје игновеннаго И чумъ человукъ выше духомъ, тумъ ужаснув ожесточенія, которое можеть прододжаться бе- бываеть его распаденіе, и темъ торжественнее лъе или менъе, но не можетъ быть всегдашнимъ бываетъ его побъда надъ своей конечностью, и состояніемъ великой души: но -- потерять въру тъмь глубже и святье его блаженство. Вотъ знавъ самого себя, увидёть свои убъжденія въ со-ченіе Гамлетовой слабости. Въ самомъ дёлё, повершенномъ разладъсъ своей жизней — это потеря, смотрите: что привело его въ такую ужасную и потеря ужасная. Таково было состояніе Гамлета. дисгармонію, ввергло въ такую мучительную Онъ узналъ о гибели отца изъ устъ тъни этого борьбу съ самимъ собой? — Несообразность дъйсамаго отпа, онъ выслушаль отъ него завъть ствительности съ его идеаломъ жизни, - вотъ что. мести, онъ убъжденъ, что эта месть-его священ- Изъ этого вышла и его слабость, и нервшительный долгь; въ первомъ порывъ взволнованнаго ность, какъ необходимое слъдствіе дисгармоніи. чувства онъ клянется и небомъ, и землей летъть на Потомъ, посмотрите: что возвратило ему гармомщеніе какъ на свиданіе любви—и вслёдъ за нію духа?—Очень простое уб'яжденіе, что «быть этимъ сознаетъ свое безсиліе выполнить и долгъ, и всегда готову -- вотъ все». Вследствіе этого клятву... Отчего въ немъ это безсиліе? -- оттого ли, уб'жденія онъ нашель въ себ'є и силу, и рішичто онъ рожденъ любить людей и дёлать ихъ сча- мость: смерть дяди была рёшена имъ, и онъ стливыми, а не карать и губить ихъ, или въ са- убилъ бы его, еслибы новыя злодъйства послъдмомъ дёлё отъ недостатка этойсилы духа, которая няго снова не возмутили и не взволновали на умъсть соединить въ себъ любовь съ ненавистью, минуту его души. Онъ прощаеть Лаерту свою изъ однихъ и тъхъ же устъ изрекать дюдямъ и смерть и говоритъ: «Смерть! такъ вотъ она, Го-

ряется съ дъйствительностью.

но только вслудствје распаденія, а не по его но ею любимаго отца — «выбирай межлу мной и природъ. Отъ природы Гамлетъ—человъкъ силь- имъ» — при цъломъ сенатъ Венеціи сказала ный: его жолчная пронія, его мгновенныя всими- твердо, что она любить отца, но что мужь для ки, его страстныя выходки въ разговоръ съ ма- нея дороже, и что она хочетъ подражать своей терью, гордое презръніе и нескрываемая нена- матери, повинуясь мужу болье, нежели отцу: висть къ ляд в — все это свидвтельствуеть объ которая наконецъ, умирая, невинно задушенная энергіи и великости луши. Онъ великъ и силенъ когтями африканскаго тигра, сама себя обвивъ своей слабости, потому что сильный духомъ няетъ предъ Эмиліей въ своей смерти и проситъ человъкъ и въ самомъ падени выше слабаго че- ее оправдать передъ супругомъ. Нътъ, не такова довъка въ самомъ его возстании. Эта идея Офедія: она любитъ Гамдета, но въ то же время столько же проста, сколько и глубока: а это и любить и отца, и брата, и все, что къ ней близстарались мы показать. Въ издоженіи содержанія ко, и для ея счастья недостаточно жизни въ оддрамы наши читатели уже видели выполнение номъ Гамлете, ей нужна еще жизнь и въ отце, этой иден, видёли всё оттёнки, перехолы, вол- и въ брате. Она любитъ Гамлета, любитъ истинненія и колебанія луши Гамлета, подслушали и но и глубоко, запираєть въ сердп'є благоразумподсмотръли его сокровенныя движенія и мысли, ные совъты брата, и ключь отдаеть ему, переи поняли ихъ лучше, нежели онъ самъ понялъ даетъ отцу письма и подарки Гамлета и, однимъ ихъ: поэтому намъ ужъ не нужно болье гово- словомъ, ведеть себя какъ нельзя аккуративе. рить о простоть, естественности и этой дъйстви- А какъ она любитъ своего отца? такъ, простосовершенно чуждо всякой сильной, потрясающей двё мысли: то о какомъ-то старике, который быль страсти, но которое создано для чувства тихаго, спокойнаго, но глубокаго; - существо, которое неспособно вынести бурю бъдствія, которое умреть отъ любви отверженной или, что еще скорее, отъ любви сперва раздёленной, а послё презрённой, но которое умреть не съ отчаяніемъ въ душ'в, а угаснеть тихо, съ улыбкой и благословеніемъ на устахъ, съ молитвой за того, кто ногубилъ ее; то о какой-то девушке, обманутой своимъ люугаснетъ, какъ угасаетъ заря на небъ въблаго- безнымъ... ухающій майскій вечерь: воть вамъ Офелія. Это

рапіо»; потомъ, зав'ящавши своему другу откры- не Дездемона, которая, будучи существомъ столь тівить истины спасти его имя отъ поношенія, же женственнымъ и слабымъ, сильна въ своей умираетъ, и мысль о его смерти сливается для женственной слабости; это не юная, прекрасная зрителя съ звуками унылой музыки: душа про- и обольстительная Дездемона, которая умела отсвътдена созерпаніемъ абсолютной жизни, и не- даться своей любви вполнъ, навсегда, безъ развольно предается грусти, но эта грусть спокой- дела, и въ старомъ и безобразномъ мавре умела на и торжественна, потому что душа зрителя уже полюбить великаго Отелло:—не Лезлемона, для не вилить въ жизни ничего случайнаго, ничего которой любовь следалась чувствомъ высшимъ. произвольнаго, но одно необходимое, и прими- поглотившимъ въ себт вст другія чувства, вст другія склонности и привязанности; - не Дездемо-И такъ, вотъ илея Гамлета: слабость воли, на которая на слова своего престаръдаго и нъжтельности, которой отличается вся родь Гамлета какъ отца: чтобы любить его, ей не нужно и которой проникнуты каждое его слово, каждое знать его хорошихъ, человъческихъ сторонъ-ей его положение. Впрочемъ мы скоро перейдемъ къ нужно только не знать его пошлыхъ сторонъ. игръ Мочалова, который растолковаль намъ Гам- да еслибы она ихъ и замътила, то стала бы плалета своей неподражаемой игрой: подробный от- кать объ немъ, но не перестала бы любить его. четь о его игръ новыми чертами дополнить на- Такъ же она любить и своего брата. Простодушше изображеніе Гамлета. Теперь же перейдемь ная и чистая, она не подозр'яваеть въ мір'я зла къ другимъ лицамъ, составляющимъ цълое драмы, и видитъ добро во всемъ и вездъ, даже тамъ, Офелія занимаеть въ драм'є второе лицо посл'є гд'є его и н'єть. Ей н'єть нужды до Полонія и Гамлета. Это одно изъ тъхъ созданій Шекспира, Лаерта, какъ до людей; она ихъ знаетъ и въ которыхъ простота, естественность и дъйстви- любить; одного — какъ отца, другого — какъ тельность сливаются въ одинъ прекрасный, жи- брата. Въ сарказмахъ, Гамлета обращенныхъ къ вой и типическій образъ. Сверхъ того это лицо ней, она не подозрѣваетъ ни измѣны, ни охлажженское, а кто хочетъ знать женщину, какъ кон- денія, а видитъ сумасшествіе, болёзнь, и горюетъ кретную идею, какъ существо, опредъляемое молча. Но когда она увидала окровавленный самой ея жизнью, - тотъ долженъ видъть ее въ трупъ своего отца и узнала, что его смерть есть изображеніяхъ Шекспира. Офедія есть одно изъ дёло человёка, такъ нёжно ею любимаго, — она лучшихъ его изображеній. Представьте себъ су- не могла снести тяжести этого двойного нещество кроткое, гармоническое, любящее, въ пре- счастья, и ея страдание разрешилось-сумасшекрасномъ образъ женщины; -- существо, которое ствіемъ... И вотъ въ головъ ся смутно мелькаютъ

> Съ бълой, какъ снъгъ, бородой, Съ волосами, какъ чесаный ленъ,

и который

Во гробь лежаль съ непокрытымъ лицомъ, Сь непокрытымъ, съ открытымъ лицомъ;

Вотъ она является въ своемъ горестномъ и

миломъ другъ, который насмъялся надъ ея дю- именемъ Наполеона, не есть исторія одного челобовью: потомъ она выходить убранная претами века, но пелаго народа въ известную эпоху. и соломой, какъ булто для встречи своего милаго. - и поетъ пъсню, въ которой поэзія смъщана съ непристойностями, не подозрѣвая ея оскорбительнаго смысла... Нетъ, Гамлетъ после страшной тайны, задавившей его душу, могъ бы сказать этой чистой гармонической душть:

Взгляни, мой другъ: по небу голубому, Какъ легкій дымъ, несутся облака; Такъ грусть пройдетъ по сердцу молодому, Его, какъ тънь, касается слегка. О, милый другь, твои младые годы Прекрасный цвъть души твоей спасуть: Оставь же мив и громъ, и непогоды Они твое блаженство унесуть. Прости, забудь, не требуй объясненій: Тебъ судьбы моей не раздълить. Ты рождена для тихихъ упоеній, Для слезъ любви, для счастія любить! \*).

Мы предположили Гамлета говорящимъ Офелін эти стихи для того, чтобы этимъ окончательно очертить характерь Офеліи такъ, какъ мы его тому, чтобы могъ оценить ее. Онъ чувствоваль, понимаемъ: а мы понимаемъ его столько же дъй- что могъ гордиться своей сестрой, но не пониствительнымъ (слово «возможный» не выразило бы малъ, что въ ней именно хорошаго. Смерть отца нашей мысли), сколько и прекраснымъ. Это су- поразила его особенно тъмъ образомъ, какимъ щество столько же не выдуманное поэтомъ, она случилась, и еще темъ, что его отецъ похосколько и не списанное съ натуры, но созданное роненъ просто, какъ человъкъ частный, а не съ такъ конкретно, какъ можетъ творить только аристократической пышностью. Смерть сестры одна природа. И если въ дъйствительной жизни подъйствовала на него иначе, потому что у него міру идеальному. Прекрасное одно, но оно много- видя себя наказаннымъ за свою продълку, онъ великое, оно ръдко, и для того, чтобы видъть добрый малый, но больше ничего. его, надо имъть глаза, одаренные ясновидъніемъ прекраснаго...

лицъ въ драмъ и представителей высшаго міра, на свъть, что имълъ время опредълиться вполнь, средняго, а отъ него къ Полонію, королю и коро- для этого. Что же такое этотъ Полоній? —да пролевъ, какъ представителямъ міра низшаго. Впро- сто-добрый малый, bon vivant, какъ говорятъ ствоваль одинь мірь-прекрасный Божій мірь, остепенился и сталь въ которомъ добро и зло существуютъ только для индивидовъ, находящихся еще въ состояніи конечности, но въ которомъ собственно нътъ ни добра, ни зла, какъ понятій относительныхъ и одно другое условливающихъ, а есть жизнь духа, ключается не въ главномъ д'яйствующемъ лиц'я, способнымъ къ ней. Сверхъ того онъ ум'яетъ раза въ игрѣ взаимныхъ отноп:еній и интересовъ веселить своего государя острымъ словечкомъ, текающихъ изъ ихъ личности. Главное лицо въ Также онъ любитъ кстати и тряхнуть стариной,

все-таки грапіозномъ безуміц и постъ пѣсню о это есть и въ исторіи: исторія эпохи, отмѣченной

Лаерть-это, какъ говорится, малый лобрый, но пустой. Онъ не глупъ, но и не уменъ; не золъ, но и не побръ: это какое-то отрипательное понятіе. Какъ всѣ молодые люди, онъ пылокъ, но эта пылкость устремлена на мелочи. Изъ Парижа прівхаль онь въ Данію на коронацію, и по окончаній ея опять просится въ Парижъ. А зачёмъ? Да такъ-кутить, т. е. за тъмъ, за чъмъ и теперь Вздять туда веселые люди, которые Парижемъ ограничиваютъ свои путеществія и только потому заглядывають въ скучную для нихъ Германію, что черезъ нее нельзя же перепрыгнуть въ шумную столицу наслажденій. Лаертъ любиль отца-но какъ?-не больше какъ добраго, снисходительнаго отпа, который, не отказываясь отъ своей отеческой власти, не мѣшаль ему веселиться вволю, вследствіе общности своихъ понятій о веселіи съ сыновними. Онъ любиль Офелію, но уже не по одной привычкъ, но и не цомы не встрътимъ Офеліи, то потому, что одно и точно было доброе сердце. По слабости характо же явленіе не повторяется дважды; а совс'ямь тера позволиль онь королю сдівлать изъ себя не потому, чтобы это созданіе принадлежало къ орудіе убійства; по добротѣ души и притомъ различно до безконечности въ своихъ проявле- просилъ у Гамлета прощенія и открылъ ему все ніяхъ. Сверхъ того, какъ все необыкновенное и прежде, нежели умеръ. Однимъ словомъ, это былъ

Теперь обратимся къ Полонію. Это уже не отринательное, но положительное, хотя и галкое Отъ Гамлета и Офедіи, какъ самыхъ важныхъ понятіе. И не мудрепо: Полоній такъ много жилъ перейдемъ къ Лаерту, какъ представителю міра тогда какъ Лаертъ быль еще слишкомъ молодъ чемъ изъ этого не следуетъ, чтобы у Шекспира французы. Съ молоду онъ былъ шалунъ, ветребыли подобныя д'яленія міровъ-для него суще- никъ, пов'яса; потомъ, какъ водится, переб'ясился,

> Старикъ, но старому шутившій-Отмѣнно ловко и умно, Что нынче нъсколько смъшно.

Полоній — челов вкъ способный къ администравъчнаго и истиннаго. Въ его драмъ драма за- ціи или, что гораздо върнъе, умъющій казаться всёхъ лицъ драмы, отношеній и интересовъ, вы- даже говоря съ нимъ о государственныхъ дёлахъ. его драмъ только сосредоточиваетъ на себъ ся какъ говоритъ русская поговорка, т. е. предстаинтересъ, но не заключаетъ въ себъ ся. Такъ вить изъ себя гръшнаго старичка. Не говоря уже о его собственныхъ намекахъ на этотъ предметъ, вспомните, что сказаль объ немъ Гамлетъ актеру:

<sup>\*)</sup> Стихотвореніе Красова.

«Продолжай другь мой! онь засыпаеть, если не его сына, дюбить его потому только, что она слышить шутокъ или пепристойностей». Но этимъ родила его, что онъ — ея сынъ, а совсёмъ не поеще не ограничиваются дарованія Полонія: онъ тому, чтобы она видіда въ немъ проблески чееще одинъ изъ тъхъ придворныхъ, которыхъ Гам- ловъческаго достоинства. Какъ бы то ни было. летъ называетъ губкой. Словомъ, Полоній-до- только она любитъ своего сына и любитъ его брый малый, умный и опытный человъкъ. Вспо- искренно. Его печаль, которой она не полозръмните только, какіе прекрасные сов'єты даеть ваеть причины, тяжело легла на ея сердце. Въ онъ своему сыну, отпуская его во Францію: онъ первомъ явленін второго д'яйствія, когла Полодаже совътуетъ ему, «подружившись, быть вър- ній хлопочетъ устроить встрычу Гамлета съ нымъ въ дружбъ»; онъ знаетъ, что знатному че- своей дочерью, королева, увидъвъ вдали Гамловъку, сыну вельможи, полезно быть върнымъ лета, идущаго съ книгой въ рукахъ, говоритъ: въ дружбъ такъ же, какъ и быть върнымъ въ своемъ словъ, потому что сынъ прилворнаго - не то, что простой человъкъ, который не знаетъ приличій и хорошаго тона. О. Полоній столько же нажный отецъ, сколько и умини, опытный чело- время дуэли Гамлета съ Лаертомъ, она всами въкъ, глубоко изучившій трудную науку жизни! силами старается показать ему свое участіе: го-Онъ очень хорошо зналь, что въ жизни есть бо- ворить ему ласковыя слова и пьеть за его здогатство, почести, знатность, вкусный столь, мяг- ровье. И самъ Гамлеть искренно любить свою кая постель, спокойный сонь, волокитство, обо- мать, хотя и понимаеть ея ничтожество, и это-то, льщеніе; но не зналь, что въ этой же самой жизни замітимь мимоходомь, было еще одной изъ приесть нъчто выше всего этого-есть жизнь въ чинъ его слабости. «Мать моя, ты испугалась истице и духе, дающая человеку такое сокре- за меня!» говорить онъ ей после роковой дуэли. више, котораго ни ржа источить, ни воръ похи- и въ его словахъ отзывается такъ много любви тить не можеть; есть любовь двухь душь, кото- и нежности, несмотря на то, что это слова черая, уничтожая отдёльное существование чело- ловёка умирающаго, вёроломно отравленнаго и въка въ другомъ, создаетъ ему новое и преобра- идущаго на страшный и послъдній разсчеть съ женное бытіе; наконецъ есть мшеніе за поруган- своимъ жесточайшимъ врагомъ... И такъ, короное добро, за убитаго предательски отца... Да, лева не злодъйка, и даже не столько преступная. бъдный Полоній не зналъ всего этого; впрочемъ сколько слабая женщина. Она дюбитъ сына, отъ онъ былъ лобрый малый.

и Полоній: какъ и онъ, они видять въ жизни для себя она просить только пощады, снисхожтолько богатство, почести и власть, а больше ни денія, только того, чтобы смотр'єди сквозь пальчего. Ни одного изъ нихъ нельзя назвать злодфемъ. цы на ея проступокъ, изъ котораго быль толь-Королева—просто слабая женщина. Она любила ко одинъ выходъ—разорвать преступную связь. искренно своего покойнаго мужа и была истинно чего она не въ силахъ была спъдать. счастлива его любовью. Только ея любовь имъла свой характерь, потому что любовь одна, но человькь, а если и здольй, то по слабости хаона харктеризуется стеченью нравственнаго раз- рактера, а не по ожесточенію сильной души. витія и силой души челов'єка. Поэтому и ея Онъ даже очень добрый челов'єкъ: онъ отъ души рые могуть любить только одинь разъ въ жиз- вамъ денегь, если вы бедны; онъ похлопочеть о для всякаго другого подобнаго чувства; и по- даже Гамлета и былъ бы имъ счастливъ, какъ тому же самому есть люди, которые могуть лю- добрый отецъ милымъ сыномъ, своей сладкой бить два, три и болье разъ въ жизни, и ихъ надеждой. Впрочемъ у него не можетъ быть ни убійства. Она некренно, матерински любить сво- для него была эпоха распаденія, борьбы, и въ этой

Посмотрите: вотъ онъ пдетъ, читаетъ что-токакъ упыль!

Въ послѣлнемъ явленіи послѣдняго акта, во всей души желаетъ ему счастья, и соединеніе Король и королева такъ же благоразумны, какъ его съ Офеліей есть ел любимфиная мечта, а

Король тоже не злодъй, но только слабый проявленія различны; поэтому есть люди, кото- желаеть счастья всёмь и каждому; онь дасть ни и, лишась предмета любви своей, умирають вашей свадьбѣ, если вы влюблены; онъ любитъ любовь такъ же истинна по своей сущности, сильныхъ привязанностей, ни сильныхъ ненавикакъ и любовь тёхъ сильныхъ и глубокихъ душъ, стей, почему отличительная черта его характера, которыя могуть любить только однажды въ какъ всёхъ пошлыхъ люлей, есть безразличная жизни; разница въ характеръ и степени любви: доброта. Посмотрите на Яго: вотъ злодъй въ у однихъ она принимаетъ характеръ всеобщій, истинномъ смыслѣ этого слова, злодѣй-художміровой; у другихъ — характеръ частности и никъ, который веселится всякимъ своимъ ужасбольшей или меньшей, смотря но силь духа и нымъ дъломъ, какъ художникъ веселится своимъ степени развитія субъекта, ограниченности. И произведеніемъ. Онъ понимаетъ всё изгибы душъ такъ, королева, еще при жизни своего мужа, по- благородныхъ и обязанъ этимъ не близорукому любила его брата за то, что онъ моложе и ру- опыту, но своему внутреннему созерцанію, всл'ёдмянье лицомь: это слабость, но не злодыйство, ствіе котораго онь умысть себя ставить во вся-Увлеченная своимъ обольстителемъ, она не знала кое человъческое положение. Въ немъ были вст и даже не подозрѣвала ужасной тайны брато- элементы добраго, но не было силы развить ихъ;

больб'в онъ палъ, поб'яжденный своимъ эгоиз- нашей мудростью и обращаетъ ее въ глупость. момъ. Онъ понимаетъ, глубоко понимаетъ бла- на нашу же погибель. женство добра и, выдя, что оно не для него, онъ жу». Нътъ, не таковъ Клавдій: онъ сдълаль сколько она доступна для добраго Горадіо, и злодьйство не по убъждению, сделаль его ру- открываеть ему свои тайны больше по необходижаль, не удостов вривнись въ ся погибели, чтобы каждаго на своемъ месте и вследствие этого скрыться и отъ людей, и отъ самого себя. Онъ съ каждымъ опредълять свои отношенія. не отбиль корону брата, какъ разбойникъ, но укралъ ее, какъ воръ. И чемъ она, эта корона, такъ прельстила его? Не мыслыю объ этой парственной деятельности, въ которой привольно жить душъ сильной; не потребностью осуществлять на дёлё внутренній міръ своихъ помы- вахъ заключается полная характеристика Горасловъ; нътъ: она прельстила его блескомъ сво- ціо и объясненіе взаимныхъ отношеній другъ къ его золота, своихъ каменьевъ, своей фигурой, другу этихъ двухъ лицъ. прельстила его, какъ игрушка прельщаетъ дитя. такъ, чтобы каждый глотокъ его сопровождался ни конкретнымъ, ни дъйствительнымъ, ни необзвуками трубъ; онъ любитъ пиры, но такъ, ходимымъ для целости драмы, но потому, что потому что истинно благородная душа въ самой щеніи занавъса. Этотъ герой есть жизнь или, себъ находитъ и отпоръ или противодъйствіе лучше сказать, въчный духъ, проявляющійся въ своему желанію, и вознагражденіе за неудовле- жизни людей и открывающійся въ ней самому твореніе своего желанія. Не таковъ Клавдій: у себѣ. Этому-то незримо присутствующему герою него въ душт было пусто-и онъ сдался на и главному лицу встах своихъ драмъ обязанъ мученикомъ. Онъ хочетъ быть добрымъ, спра- тому что въ немъ заключается его абсолютность. ведливымъ, и точно добръ и справедливъ, но Вглядитесь попристальне въ лица, образующія только до тъхъ поръ, пока пиры, почести и собой драму «Гамлетъ»: что вы увидите въ королева оставляются за нимъ безспорно; но каждомъ изъ нихъ? - Субъективность, конечкакъ скоро Гамлетъ намекнулъ ему о незакон- ность, сосредоточение на личныхъ интересахъ. ности его владенія и темъ, и другимъ, онъ тот- Посмотрите на самого Гамлета: всё прочія лица часъ увидёль, что ему невозможно ограничиться драмы или враги ему, или друзья. Онъ называетъ однимъ злодъйствомъ, и что, кто разъ пошелъ свою мать «чудовищемъ порока», тогда какъ по этой дорогь, тотъ или погибай, или не оста- она не больше, какъ слабая женщина; короля навливайся. Но онъ не понялъ, что какъ ни онъ тоже становить на какія-то ходули, почивелика наша мудрость, но она не можеть измъ- тая его ужаснымъ, чудовищнымъ злодвемъ, тогда нить по своей вол'т порядка событій и обра- какъ онъ жалокъ и ничтоженъ; наконецъ, Гамтить ихъ въ нашу пользу, и что въ этомъ от- летъ даже въ Полоніи видитъ какого-то для себя ношеніи есть нічто такое, что смітется надь врага, тогда какъ тоть изо всіху силь хлопо-

Кром' этихъ липъ, особенно примачательно мстить за всякое превосходство надъ собой, лицо Гораціо: это добрый малый, который люкакъ за личето обиду. Это человъкъ конечений, битъ доброе по инстинкту, не разсуждая о но съ сильной душой. И потому, когда всѣ его немъ: человѣкъ честный и откровенный. Овъ злодъйства выходять наружу, и когда Отелло любить Гамлета, какъ добраго, благороднаго чеи другіе спрашивають его о причинахъ такихъ ловька, но и не подозрываеть въ немъ великой злодействь, - онъ отвечаль имъ спокойно, въ души, осужденной на адскую борьбу съ самой своемъ сатанинскомъ величіи: «Я сдёлалъ свое; собой. Поэтому Гамлетъ делится съ нимъ своей вы знаете, что знаете: больше я ничего не ска- внутренней жизнью не больше, какъ столько, кой трепешущей, съ лицомъ блёднымъ и отвра- мости, нежели по чувству дружбы. Такіе люди, щеннымь отъ своей жертвы, отъ которой убе- какъ Гамлетъ, безсознательно умеють понимать

> Я за то тебя люблю. Что ты теривть умбень. Въ счастьи, Въ несчастьи равенъ ты, Гораціо.

Такъ говоритъ ему Гамлетъ, и въ этихъ сло-

О прочихъ дицахъ драмы мы не будемъ гово-Онъ любить поёсть и попить, но не просто, а рить не потому, чтобы каждое изъ нихъ не было чтобы быть героемъ ихъ; онъ любитъ не раб- наша статья и безъ того сдёлалась слишкомъ ство, но льстивыя ръчн, низкіе поклоны, знаки длинна; сверхъ того, говоря о характерахъ лицъ, глубокаго и благоговъйнаго уваженія, какъ дю- мы имъли въ виду показать простоту, естественбятъ ихъ всё выскочки. Присовокупите къ ность и действительность содержания и хода этому еще и его любовь къ женъ своего брата: драмы, образующей собой цёлый, отдъльный каково бы ни было это чувство, но если оно міръ дійствительной жизни. Не знаемъ, успівли не просвётлено, оно мучительно и для удовле- ли мы въ этомъ, по почитаемъ необходимымъ притворенія себя заставляеть челов'я быть не- бавить ко всему сказанному нами на этоть предразборчивымъ на средства. Душа истинно благо- метъ, что во всёхъ драмахъ Шекспира есть одинъ родная умбетъ желать сильно и мучительно, но герой, имени котораго онъ не выставляетъ въ умбеть и оставаться при одномъ желаніи, если числь дыйствующихъ лицъ, но котораго присутудовлетвореніе его сопряжено съ преступленіемъ, ствіе и первенство зритель узнаетъ уже по опуголосъ своего желанія, а сдавшись, сдёлался Шекспиръ своей вёчно неумирающей славой, по-

четъ о его женитьбъ на своей лочери. Уже къ слажденія... И что же иы слаждаемъ иля этого?концу пьесы выходить онь, въ торжественную Исчислень ди всё тё мёста, въ которыхъ ху-Воже, и вашимъ, и нашимъ

безусловное благо!..

за ибло трудное и превосходящее наши силы.

минуту просветленія, изъ своей личности и воз- дожникъ быль особенно сидень? - но намъ мовышается по абсолютного созерцанія истины, по гуть и не поверить. Обозначиль ли общили чертогда оканчивается и драма. Что делаеть ко- тами характерь его игры?—не и здёсь мы дороль? - Старается обезпечить себь похищенную стигнемъ много много если въроятности, а мы корону, обладание королевой и удовольствие пить хотили бы, чтобы въ нашемъ отчети была очевино при звукахъ трубъ. А королева? — Прими- видность. Н'втъ, не подробный и обстоятельный ренісмъ съ любимымъ, но непонятымъ ею сы- отчетъ должны мы написать, не мивніе паше помъ лоставить себф возможность весело жить должны мы представить на суль читателей, косъ новымъ мужемъ. А эта кроткая, прекрасная торые могуть п принять, п не принять его: мы и гармоническая Офелія? — Она занята своими должны заставить ихъ повърить намъ безусловно, лумами дюбви и горестью О несбывшихся на- а для этого намъ положно возбулить въ лушахъ деждахь. А Полоній? -Онъ хлопочеть пород- ихъ всь ть потрясенія, вивсть и мучительныя, и ниться съ нарской кровью. А Лаертъ? — Сперва сладостныя, неудовачыя и приствительныя, коонъ весь въ мысли о своемъ любезномъ Нариж в торыму восторгалъ и мучилъ насъ по своей волъ и его веседостяхъ, а потомъ въ бъщенствъ на велик а артистъ; доджио ринуть ихъ въ то со-Гамлета за смерть отца и пом'внательство се- стояніе души челов'вка, когла она, увлеченная стры. А прочіе предворные?—Оне запяты сво- чарол'єйствонной сидой и слабая, чтобы зашиимъ страннымъ положенимъ между Гамлетомъ, титься отъ ся могучихъ обаяний, предается ей какъ булущимъ королемъ, и между Клавліемъ, до самозабвенія и любя чужой любовью, стракакъ настоящимъ королемъ, и своими действія- для чужимь страданіемъ, сознаеть себя только ми выражають жидовскую поговорку: помози, въ одномъ чувствъ безконечнаго наслажденія, но уже не чужого. а своего собственнаго; словомъ, Итакъ, всв эти лица находятся въ закол- намъ должно сдвлать съ нашими читателями то дованномъ кругу своей личности, ни мало не до- же самое, что пелалъ съ нами Мочаловъ... Но гадываясь, что они, живя для себя, живуть въ это значило бы илти въ соперничество, въ состяобщемъ, и дъйствуя для себя, служатъ дълому заніе съ тъмъ великамъ художникомъ, чей геній драмы. И вотъ опускается занавъсъ: Гамлетъ раздълиль съ Шекспиромъ славу созданія Гампогибъ, Офедія погибла, король также: нътъ ни лета, чья глубокая дуща изъ сокровечныхъ тайдобраго, ви злого — все погибло. Какое мучитель- никовъ своихъ высылала и разрушительныя бучи ное чувство должно бы возбудить въ душё зри- страстей, и торжественное спокойствіе души... теля это кровавое эрелище! А между темъ эри- Состязаться съ инмъ!.. но для этого надобно, тель выходить изъ театра съ чувствочь гармо- чтобы каждое наше выражение было живымъ нім и спокойствія въ душь, съ просвитленнымъ поэтическимъ образомъ; надобно, чтобы каждое взглядомъ на жизнь и примиренный съ ней, и наше слово трепетало жизнью. чтобы въ каждомъ это потому, что въ борьбв конечностей и лич нашемъ словв отзывался то яростный хохотъ ныхъ интересовъ онъ увидёлъ жизнь общую, безумнаго отчаянія, то язвительная и горькая міровую, абсолютную, въ которой нёть отно- насмёшка души, оскорбленной и судьбой. и сительнаго добра и зла, но въ которой все тюдьчи, и самой собой, то грустно ропщущая жалоба утомленнаго самимъ собой безсилія, то Йризнаемся: не безъ какой-то робости присту- гармоническій лепеть любви, то торжественнопаемъ мы къ отчету объ нгрё Мочалова: намъ грустный голосъ примиреннаго съ самимъ собой кажется, и не безъ основанія, что мы беремся духа... Да, надобно, чтобы каждое наше слово было проникнуто кровью, желчью, слезами, сто-Сценическое искусство есть искусство небла- нами, и чтобы изъ-за нашихъ живыхъ и поэтичегодарное, потому что оно живетъ только въ ми- скихъ образовъ мелькало передъ глазами читануту творчества и, могущественно действуя на телей какое-то прекрасное меланхолическое лицо, душу въ настоящемъ, оно чеуловимо въ прошед- и раздавался голосъ, полный тоски, бъщенства, шемъ. Какъ воспоминание, игра актера жива для любви, страдания, и во всемъ этомъ всегда гартого, кто былъ ею потрясенъ, но не для того, моническій, всегда гибкій, всегда проникающій кому бы хотъдъ онъ передать свое о ней понятіе, въ душу и потрясающій ея самыя сокровенныя А мы хотимъ именно это сдёлать: хотимъ пере- струны... Вотъ тогда бы мы вполнё достигли дать тв ощущенія, ту жизнь безъ именя, то со- своей цёля, и сдёлали бы для нашихъ читателей стояніе духа безь всякой посредствующей воз- то же самое, что сділаль для насъ Мочаловъ. можности выраженія, которыми дарилъ насъ мо- Но, еще разъ, для этого надобно им'ть душу гучій художникъ, и при воспомкнаніи о которыхъ водканическую и страстиую, и не только способнаша взволнованная и наслаждающаяся душа ную въ высшей степени страдать и любить, но и тщетно ищеть словь и образовь, чтобы сдълать заставлять другихь страдать и любить, передадля другихъ яснымъ и ощутительнымъ созерца- вая имъ свою любовь и свои страданія... Реценніе прошедшихъ моментовъ своего высокаго на- зенту надо сдёдаться поэтомъ, и поэтомъ веливыражению одного известного дитератора, само- можеть быть какое нибуль извинение. А мы поролокъ чистаго золота, и неумолкающія руко- чтемъ себя совершенно достигшими своей ифли. плесканія пълой Москвы, какъ свильтельство не- вознагражденными и счастливыми, ежели, перезать, говоря о невозможности отлать удовлетво стало силы показать его въ надлежащемъ свътъ, пожелать вознаградить ее... вы разскажете его содержание, выпишите изъ него места, и тогда оно заговорить само за кое искусство, оно есть творчество. Теперь: въ себя. Вы хотите просто дать о немъ понятіе ва- чемъ же заключается творчество актера, котошему другу, знакомому, который не читаль его: раго таланть и сила состоять въ умѣніи вѣрно скажите основную мысль, содержание, нфсколько осуществить уже созданный поэтомъ характеръ?стиховь, врузавинуся въ вашей памяти, и вы Въ слову осуществить заключается творчество опять достигнете своей цели. Вы прослушали актера. Вы читаете Гамлета, понимаете его, но музыкальное произведение и хотите или снова не видите его передъ собой, какъ лидо, имѣющее оживить его для себя, или дать о пемъ кому-ии- извъстную физіономію, извъстный цвъть волось, будь понятіе-вы садятесь за фортецьяно или изв'єстный органь голоса, изв'єстныя манеры, поете мотивъ, и если это будетъ далеко не то, словомъ, конкретную живую дичность. Это какаячто вы слышали, то все-таки нѣчто похожее на то статуи, съ выраженіемъ страсти въ липь, но то... Эстампъ даетъ вамъ понятіе о великомъ которой и волоса, и лицо, и глаза одного цвфпроизведении живописи. Но актеръ... попросите та првта мрамора. Конечно всю эту видимую его самого напомнить вамъ какое-нибудь мъсто, личность вы создаете сами или, дучше сказать, особенно поразившее васъ въ его игрѣ, и вы уви- вы ее представляете себѣ, но независимо отъ дите, что онъ самъ не въ состояни его повто- Шекспира и сообразно съ вашей субъективностью. рить \*), а если и повторить, то не такъ, мо- Если съ одной стороны вы не имъете права чежетъ-быть, лучше - только пе такъ... Слышите ловъку холодному и медленному придать физіоноли: онъ самъ не въ состояніи; какъ же можеть мін живой, пламенной, то съ другой стороны передать его игру простой любитель его искус- совершенно отъ васъ зависить, не измѣняя хаства, и притомъ на бумагъ, мертвой буквой?.. рактера лица, придать ему черты по своему Мы любимъ Мочалова, какъ великаго художника, идеалу, потому что каждое драматическое лицо мы благодарны ему за тф минуты невыразчмаго Шекспира кенкретно и живо, какъ лицо, дфйнаслажденія, которыми опъ столько разъ востор- ствующее свободно и реально, но черезъ своего галъ нашу душу, но мы пишемъ эти строки не творца; вы вездъ видите его присутствіе, но не для него, а для искусства, которое мы любимъ, и видите его самого: вы читаете его слова, но не для удовлетворенія попятной потребности гово- слышите его голоса, и этоть недостатокъ поподрить о томъ, что было причиной нашего величай- няете собственной своей фантазіей, которая, бушаго наслажденія. И вотъ здісь-то наша боязнь: дучи совершенно зависима отъ автора, въ то же что любишь, то желаешь и другихъ заставить время и свободна отъ него. Драматическая поэзія любить, а для этого недостаточно одной любви- не полна безъ сценическаго искусства: чтобы понужно еще и умѣніе передать ее. Но мы взялись нять вполнѣ лидо, мало знать, какъ оно дѣйза это добровольно, увлекаемые безотчетнымъ ствуетъ, говоритъ, чувствуетъ — надо видъть и желаніемъ поділяться съ другими своими пре- слышать, какъ оно дійствуєть, говорить, дійпрасными ощущеніями и указать имъ на узнан- ствуетъ. Два актера, равно великіе, равно гечый нами и можетъ быть еще неизвъстный для піальные, играютъ роль Гамлета: въ игръ нихъ источникъ эстетическаго наслажденія, на каждаго изъ нихъ будетъ виденъ Гамлетъ, новый міръ прекрасной жизни: —пусть же наше шекспировскій Гамлеть; но вм'єсть съ тэмъ безкорыстное побужденіе будеть служить намь это будуть два различные Гамлета, т. е. каж-

кимъ. . Все это мы говоримъ отнюдь не для того, оправданіемъ въ случав неуспёха, если или нечтобы полнять Мочалова: его талантъ, этотъ, по успеха въ добровольно принятомъ на себя леле обыкновеннаго усивха, двлають для Мочалова давая глубокія и прекрасныя ощущенія, которыизлишивими вст косвенныя средства для его воз- ми волновала насъ влохновенная игра великаго вышенія. И все, что мы сказали, не примѣняется актера, и указывая на тѣ минуты его высшаго къ одному ему исключительно, но ко всякому ве- одушевленія, которыя отделялись отъ целаго выликому актеру. Сценическое искусство есть ис- полненія роли и съ особеннымъ могуществомъ кусство неблагодарное — вотъ что хотъдв мы ска- потрясали души зрителей, заставимъ бывшихъ на этихъ представленіяхъ сказать: «да, это правла: рительнаго отчета объ игре Мочалова. Вы прочли все было прекрасио, но эти мгновенія были вепроизвеление великаго гения и хотите разобрать лики», а тъхъ, которые не вильли «Гамлета» его: передъ вами книга, и еслибы у касъ недо- на сценъ, заставимъ пожальть объ этой потерь и

> Что такое сценическое искусство? - Какъ всядый изъ нихъ, будучи вфримъ выражениемъ одней и той же иден, будеть имъть свою собственную физіономію, созданіе которой принадлежить уже сценическому искусству. Сущность каждаго искусства состоитъ въ его свобо-

<sup>\*)</sup> Впрочемъ есть и такіе актеры, которые служатъ исключениемъ изъ этого правила и которымъ, .ъ самыхъ патегическихъ местахъ ихъроли, можно кричать форо. И такіе актеры иногда считаются

дъ; безъ свободы же искусство есть ремесло, для ствуете вы у себя въ груди и изнеможение котораго не нужно родиться, но которому можно въ пеломъ организме: что же полженъ чувствовыучиться. Свобода спенического искусства, какъ вать послё своей игры актеръ, пережившій въ искусства самостоятельнаго, котя и связаннаго нёсколько часовъ цёлую жизнь, составленную съ драматическимъ, безгранична, потому что воз- изъ борьбы и мукъ страстей великой луши? - И можность давать различныя физіономіи одному и не потому ли такъ мало геніальныхъ актеровъ? тому же липу заключается не въ субъективности Въ самомъ лѣлѣ, сколько именъ перешло въ поактера, но въ степени его таланта и въ степени томство? — очень немного: Гаррикъ, Кембль, развитія его таланта; одинь и тоть же актерь Кинь-и только. Намь можсть быть скажуть, можеть сыграть двухь шекспировскихь и въ то что мы забыли Тальму, г-жъ Жоржь и Марсъ: же время лвухъ различныхъ Гамлетовъ, и ни- нътъ, мы не забыли ихъ, но они были французы... когда не можетъ сыграть роли Гамлета двухъ а мы очень не смълы въ нашихъ сужденіяхъ, коразъ совершенно одинаково. Сила и сущность гда слово французъ сходится съ словомъ искусство. спенического генія совершенно тожлественно съ и когла мы не имбемъ полъ рукой върных дангеніемъ прочихъ искусствъ, потому что, полобно ныхъ для сужденія объ этомъ француз въ отимъ, она состоитъ въ этой всегдащией способ- ношени къ искусству... Вотъ напримъръ Корности, понявши идею, найти върный образъ для нель, Расинъ, Мольеръ, Вольтеръ, Гюго, Дюмаея выраженія. Но между поэтомъ и актеромъ, это другое д'ало: объ няхъ мы, не задумываясь, вследствие индивидуальности ихъ искусствъ, есть скажемъ, что они можетъ быть отличные, преи большая разница. Чёмъ выше поэть, тёмъ восходные литераторы, стихотворцы, искусники, спокойнее творить онь: образы и явленія про- риторы, декламаторы, фразеры: но вместе съ ходять предъ нимъ, вызываемые волшебными за- тъмъ мы, не задумываясь же, скажемъ, что онч клинаніями его творческой силы, но они живуть и не художники, не поэты, но что ихъ невинно въ немъ, а не овъ живетъ въ нихъ; овъ пони- оклеветали художниками и поэтами люди, котомаеть ихъ объективно, но живеть въ той жизни, рые лишены отъ природы чувства изящнаго... которую образують они своей гармонической Но Тальма, Жоржь, Марсъ... мы ихъ не видели ивлостью, а не въ какомъ-вибуль изъ нихъ и охотно готовы ввоить, что они были чулеснвиособенно, а такъ какъ выражаемая ихъ общ- шеми эффектерами, деклачаторами, фигурантаностью жизнь есть жизнь абсолютная, то его ми... но чтобы они были великими актерами... да наслаждение этой жизнью естественно спокойно. не о томъ дело... Актеръ, напротивъ, живетъ жизнью того лица, Кстати: мы сказали, что актеръ есть художкоторое представляеть. Для него существуеть не никъ, следовательно творить свободно но, вмеидея цёлой драмы, но идея одного лица, и онъ, стё съ тёмъ мы сказали, что онъ и зависить отъ понявши идею этого лица объективно, выполняетъ драматическаго поэта. Эта свобода и зависимость, ее субъективно. Взявши на себя роль, онъ уже — связанная между собой неразрывно, не только не онъ, онъ уже живетъ не своей жизнью, но естественны, но и необходимы: только чрезъ это жизнью представляемаго имъ лица; онъ стра- соединение двухъ крайностей актеръ можетъ быть даеть его горестями, радуется его радостями, великъ. Какъ всякій художникъ, актеръ творетъ любить его любовью; всв прочіе актеры, играю- по вдохновенію, а вдохновеніе есть внезапиое прощіе вийсти съ нимъ, становятся на это мгновеніе никновеніе въ истину. Праматическій поэть, какъ его друзьями или его врагами, по свойству роли всякій художникъ, выражаетъ своимъ произвекаждаго. И, Боже мой, сколько средствъ тре- депіемъ изв'єстную истину, и каждый образъ его буетъ сценическое дарование! Мы не говоримъ есть конкретное выражение извъстной истины, слъуже о средствахъ матеріальныхъ, но необходи- довательно актеръ можетъ вдохновляться только мыхъ, каковы: крвикое сложеніе, стройный, вы- истиной, и следовательно чёмъ выше поэтъ, твмъ сокій станъ, звучный и гибкій голосъ; для этого вдохновенн'я должень быть актеръ, играющій сонужна еще организація огненная, раздражитель- зданную имъ роль, такъ какъ чёмъ глубже истина, ная, мгновенно воспламеняющаяся: лицо подвиж- тёмъ глубже должно быть и проникновеніе въ ное, истинное зеркало всёхъ чувствъ, проходя- нее, а следовательно и вдохновение. Поэтому мы щихъ по душть; способность любить и страдать не втримъ таланту тта актеровъ, которые всяглубокая и безконечная. Вы читаете драму съ кую роль, какимъ бы поэтомъ она ни была соучастіемъ, она васъ волнуетъ, но вы ни на ми- здана - великимъ или малымъ, превосходнымъ или нуту не забываете, что вы не Гамлетъ, не Отел- дурнымъ, — играютъ равно хорошо или могутъ ло, и вамъ отъ этого чтенія остается одно только играть хорошо плохую роль. Хорошо декламиронаслажденіе, посл'я котораго вы здоровы и душой, вать — другое д'яло, но декламировать роль и и тёломъ; а актеръ? — 0, онъ не русскій, не играть ее — это двё вещи совершенно разныя, и москвичъ, не Мочаловъ въ эту минуту, а Гам- если превосходный актеръ можетъ быть и превослетъ или Отелло, чувствующій въ своей душ'є ходнымь декламаторомь, изъ этого отнюдь не всё раны ихъ души. Если вы прочли драму слёдуеть, чтобы превосходный декламаторъ невслухь, то чёмь съ большимь одушевленіемь премённо долженствоваль быть и превосходнымь прочли вы ее, тъмъ большее стъснение чув- актеромъ. Все, что ин выражаеть своей игрой

понимать автора-нужень умъ и эстетическое а вслёдствіе этого искаженное, обезсиленное и чувство: чтобы уразуминіе автора перевести въ погибшее для всякой будущности. Это убъжденіе лъйствіе нужень таланть, геній. Поэтому, если было для нась горько, и возможность разубёдитьхарактеръ, созданный поэтомъ, не въренъ, не ся въ немъ представлялась намъ мечтой сладоконкретенъ, то какъ бы ни была превосходна стной, но несбыточной. Такъ понимали Мочалова вгра актера, она есть искусничанье, а не искус- мы. - мы, готовые сидъть въ театръ три томительство, штукарство, а не творчество, изступленіе, нѣйшихъ часа, полвергнуть наше эстетическое а не вдохновеніе. Если актеръ скажетъ съ увле- чувство, нашу горячую любовь къ прекрасному кающимъ чувствомъ какую-нибуль надутую фра- всёмъ оскорбленіямъ, всёмъ пыткамъ со стороны зу изъ плохой пьесы, то это опять-таки будеть бездарности аксессуарных лицъ и тшетных усифиглярство, фокусничество, а не чувство, не оду- лій главнаго- и все это за два, за три момента шевленіе, потому что чувство всегда связано съ его творческаго одушевленія, за двъ за три мыслыю, всегла разумно, олушевляться же можно вспышки его могучаго таланта: какъ же понитолько истиной, больше ничемъ. Впрочемъ из- мала его, этого Мочалова, публика, которая ховъстно, что великіе актеры иногда превосходно дить въ театръ не жить, а засыпать отъ жизни, играють нельныя роди: мы сами это видьли, и не наслаждаться, а забавляться, и которая дуеще недавно: Мочаловъ прекрасно сыгралъ пош- маетъ, что принесла великую жертву актеру, лую роль Кина въ пошлой пьес'в Люма «Геній и ежели, обаянная магической силой его вдохнобезпутство». Но это нисколько не опровергаетъ венной игры, просидела смирно три часа, какъ нашей мысли: во-первыхъ, онъ сыгралъ ее такъ бы прикованная къ своему месту железной цехорошо, какъ хорошо можно сыграть неленую пью? Что ей за нужда жертвовать несколькими роль, то-есть относительно хорошо, и въ цёлой часами тяжелой скуки для нёсколькихъ минутъ роли на него было скучно смотръть, хотя онъ по- высокаго наслажденія?.. Да, Мочаловъ все паказалъ крайнюю степень искусства; во-вторыхъ, далъ и падалъ во межніи публики, и наконецъ если у него было въ этой роли два-три момента сдёлался для нея какимъ-то пріятнымъ воспомиистинно влохновенныхъ, то эти моменты были наніемъ, и то сомнительнымъ... Публика забыла чисто-лирические, субъективные, въ которыхъ своего идола, тъмъ болье, что ей представился овъ, пользуясь положениемъ представляемаго имъ другой идолъ - изваянный, живописный, граціозлица, высказалъ не дюмасовскаго Кина, а самого ный, всегда себѣ равный, всегда находчивый, токъ или на неполноту его дарованія.

торыя западали въ нашу душу съ тёмъ, чтобы вилей... никогда уже не изглаживаться въ ней; но мы Все, что мы теперь высказали, все это прохосмотрели на дарованіе Мочалова, какъ на силь- дило у насъ въ голове, когда мы пришли въ

актеръ, все то заключается въ авторъ; чтобы ное, но вивстъ съ тънъ и нисколько не развитое. себя, и которые нисколько не были связаны съ всегла готовый изумлять ее новыми, неожиданходомъ и характеромъ цёлой драмы, и къ кото- ными и смёлыми картинами п рисующимися порымъ наконецъ онъ привязалъ свое понятіе, ложеніями... Публика увидела въ своемъ новомъ свое, ему изръстное, значение и смыслъ. Такъ же идолъ не горделиваго властелина, который даетъ хорошо онъ игрывалъ Карла Моора и Отелло ей законы и увлекаетъ ея зыбкую водю своей (дюсисовскаго), т. е., несмотря на всё его усилія, могучей волей, но льстиваго услужника, который цёлой роли никогда не было, но всегда было за мгновенный успёхъ ея легкомысленныхъ рукопять-шесть превосходнёйшихъ мёстъ, и именно плесканій и кликовъ старался угадывать ея вёвъ этомъ-то неумѣніи, въ этомъ-то безсиліи вы- тревыя прихоти... Воть тогда-то раздались со держивать невыдержанные или неконкретные ха- всехъ сторонь ея холодные возгласы; Мочаловърактеры мы видимъ несомивниое доказательство мъщанскій актеръ -- что за средства -- что за таланта Мочалова, хотя прежде, т. е. до пред- ростъ-что за манеры-что за фигура- и тому ставленія «Гамлета», вийсти съ большинствомъ подобное. Публика снова увидила своего идола, голосовъ, мы смотрели на это, какъ на недоста- снова встречала и приветствовала его рукоплесканіями, снова приходила въ восторгъ при Назадъ тому почти годъ, января 22, пришли каждой его позѣ, при каждомъ его словѣ; но мы въ Петровскій театръ на бенефисъ Мочалова, она уже чувствовала разділеніе въ самой себі, для котораго быль назначень «Гамлеть» Шекспи- чувствовала, что восторгь ся натянуть, что, слора, переведенный Н. А. Полевымъ. Мижиемъ боль- вомъ, все то же, да какъ-то не то... Но Мошинства публики, которое отчасти раздёляли и чалову отъ этого было не легче: публика станомы, начали мы эту статью. Любя страстно театръ вилась къ нему холоднее и холоднее, и только для высокой драмы, мы болёли о его упадкё, и немногія души, страстныя къ сценическому искусвъ плоскихъ водевильныхъ куплетахъ и неблаго- ству и способныя понимать всю безцённость пристойныхъ каламбурахъ намъ слышалась над- сокровища, которое, непризнанное и непонятое, гребная ифень, которую онъ поль самому себф. таилось въ огненной душф Мочалова, скорбфли о Мы всегда умёли цёнить высокое дарованіе Мо- постепенномъ упадк'я его таланта и славы, а чалова, о которомъ судили по тёмъ немногимъ, вмёстё съ ними и о постепенномъ упадке самаго но глубокимъ и вдохновеннымъ вспышкамъ, ко- театра, наводненнаго потокомъ плоскихъ воде-

театръ на бенефисъ Мочалова. Насъ занималь щаются къ нашему Гамлету-онъ отвъчаетъ интересъ сильный, великій, вопросъ вроді — имъ; изъ этихъ короткихъ отвітовъ еще не «быть или не быть». Торжество Мочалова было видно ничего положительнаго о достоинствъ бы нашимъ торжествомъ, его последнее паленіе игры. Вотъ Гамлеть остается одинъ. Начинается было бы нашинъ паленіенъ. Мы о немъ думали монологъ — «Для чего ты не растаешь» и пр., и и то и другое, и худое и хорошее, но мы все-таки мы въ этомъ первомъ представления кръпко очень хорошо понимали, что его такъ называемыя прекрасныя мёста въ посредственной вообще игръ были не простой удачей, не проискриваніемъ теплевькаго чувства и порядочнаго дарованія, но проблескомъ души глубокой, страстной, волканической, таланта могучаго, громаднаго, но ни мало не развитаго, не воспитаннаго художни- съ грустью, съ любовью-въ последнихъ выраческимъ образованіемъ, наконецъ таланта, не постигающаго собственнаго величія, не радіюшаго о себъ, бездъйственнаго. Мелькала у насъ вождало эти два стиха. Стихъ «О, женщины!-въ головт еще и другая мысль: мысль, что этотъ ничтожество вамъ имя!» пропадъ, какъ и во вст талантъ, сверхъ всего сказаннаго нами, не имъдъ слъдующія представленія; но стихъ «Башмаковъ еще и достойной себя сферы, еще не пробоваль она еще не истептала» и почти вей слидующие своихъ силъ ни въ одной истинно-художествен- почти во всѣ представленія были превосходно ной роли, не говоря уже о томъ, что онъ былъ сказаны. Но изъ всего этого съ особенной силой нъсколько сбитъ съ истиннаго пути надутыми выдался отвътъ Гамлета Гораціо на слова послъдклассическими ролями, подобными роли Поли- няго объ умершемъ королъника, которыя были его дебютомъ и его первымъ торжествомъ при появленіи на сцену. Впрочемъ мы не вполнъ сознавали эту истину, которая для насъ очевидна, потому что, благодаря Мочалову, Половину перваго стиха «Человекъ онъ былъ» мы только теперь поняли, что въ міра одинъ Мочаловъ произнесъ протяжно, ударяя Гораціо драматическій поэть-Шекспирь, и что только по плечу и какъ бы прерывая его слова; все его пьесы представляють великому актеру до- остальное онъ сказаль скороговоркой, какъ бы стойное его поприще, и что только въ создан- спфша высказать свою задушевную мысль прежде, ныхъ имъ роляхъ великій актеръ можетъ быть нежели волненіе духа не прервало его голоса. великимъ актеромъ. Да, теперь это для насъ Театръ потрясся отъ единодущныхъ и восторясно, но тогда... Зато тогда мы чувствовали, женныхъ рукоплесканій... Такое же дъйствіе хотя и безсознательно, что Гамлетъ долженъ рѣ- произвелъ у него послѣдній монологъ во второмъ шить окончательно, что такое Мочаловъ, и можно дъйствін, и тъ, которые были на этомъ предстали еще публикъ посъщать Петровскій театръ, вленін, не могутъ забыть и этого выраженія когда на немъ дается драма... Минута прибли- грусти и раздумья, вслёдствіе мысли о любимомъ жалась и была для насъ продолжительна и му- отцъ, и горестнаго предчувствія ужасной тайны, чительна. Наконецъ увертюра кончилась, зана- съ которымъ онъ проговорилъ стихнвъсъ взвился, - и мы увидели на сценъ нъсколько фигуръ, которыя довольно твердо читали свои роди и не упускали при этомъ дёлать приличные жесты: увидели, какъ старался Усачевъ испугаться какого-то пугала, которое означало собой и этой торжественности и энергіи, съ которыми тень Гамлетова отца, и какъ другой воинъ, желая показать, что это тёнь, а не живой человъкъ, осторожно кольнулъ своей аллебардой воздухъ мимо тени, делая видъ, что онъ безвредно прокололъ ее. Все это было довольно забавно и смъщно, но намъ, право, было совствъ не до няется, появляется нёсколько пажей и выходить цёлому земному шару... Козловскій, ведя за руку Синецкую, а за ними Что-то будеть?... Вотъ король и королева обра стеднаго бъщенства голосомъ, произнесъ: «Гдъ

запомнили слёдующіе стихи:

Елва лишь шесть нельдь прошло, какъ пътъ его. Его, властителя, героя, полубога Предъ этимъ повелителемъ ничтожнымъ. Предъ этимъ мужемъ матери моей...

Первые два стиха были сказаны Мочаловымъ зилось энергическое негодование и презръние; невозможно забыть его движенія, которое сопро-

Человъвъ онъ быль... изъ всъхъ людей. Мив не видать уже такого человъка!

Тень моего отца-въ оружін. -Бедами Грозить она-открытіемь злод'вйства... О, еслибъ поскорте ночь настала! До тахъ поръ-сии, моя душа!

онъ произнесъ стихъ «Злодфиство встанетъ на бѣду себѣ», и этого граціознаго жеста, съ которымъ онъ сказалъ последние два стиха-

И если ты его землей закроешь цёлой... Оно стряхнеть ее и явится на свътъ!

сивху: въ томительной тоскъ дожидались мы, сдълавши объими руками такое движение, какъ что будеть дальше. Воть наши герои уходять со будто бы, безь всякаго напряженія, единой сисцены, раздается свистокъ; декорація перемь- лой воли, сталкиваль съ себя тяжесть, равную

Третья сцена была ведена Мочаловымъ вообще бенефиціанть; театръ потрясся отъ рукоплеска- недурно; но монологъ послѣ ухода тѣни былъ ній. Воть онъ стдівляется оть толиы, становится произнесень съ увлекающей силой. Сказавши: въ отдаленіи на краю сцены въ черномъ, траур- «О, мать моя! чудовище порока!» онъ сталь на номъ платьт, съ лицомъ унылымъ, грустнымъ. колтно и, задыхающимся отъ какого-то сума-

мон замътки?» и пр. Равнымъ образомъ невоз- бахъ, посъщаетъ тюрьмы, ломы разврата, лобоится въ этомъ улостовфриться.

найти лучшаго способа д'вйствованія, какъ при- бомъ!» Тогла Мочаловъ принялъ на себя вырана одномъ колънъ, записываетъ въ записной книжкъ слова тънн; онъ -сумасшедшій, когда откликается на зовъ своихъ прузей и во всей спенв съ ними послв явленія твни, но онъ сумаше нигдъ, какъ то будетъ нами показано ниже. выдерживать ихъ, и стихи Спорить же о томъ, былъ ли Гамлетъ сумасшедшимъ въ буквальномъ смыслъ этого слова, странно: сумасшедшій человікь не можеть быть пред метомъ искусства и героемъ Шекспировской дра- онъ произнесъ съ чувствомъ безконечной грусти,

можно дать понятія объ этой ироніи и этомъ говища білыхъ медвілей, отыскиваетъ чулопомфшательствь ума, съ какими онъ, на голосъ вищъ въ лютомъ Квазимодо и Лукреціи Бор-Мариеллія и Гораціо, звавиную его за сценой, лжія, люлей съ отруданнымъ языкомъ, съ ототкликнулся: «Забсь, малютки! Сюда, сюда, я гнившей головой, и все это для того, чтобъ зибсь!» Сказавши эти слова съ выраженіемъ сильное поразить эффектами душу читателя. Но умственнаго разстройства въ лице и голосе, онъ геній Шексиира былъ слишкомъ великъ, чтобъ поведь рукой по лоу, какъ человькъ, который приобгать къ такимъ мелкимъ средствамъ для чувствуетъ, что онъ теряетъ разумъ и который успрука: слишкомъ хорошо постигалъ красоту ливнаго Божьяго міра и постоинство человіче-Зтась, истати скажень слова лва о номеща- ской жизни, чтобы унижать то и другое ношлытельства Гамлета. У англичанъ было много спо- ми клеветами. Намъ укажутъ можетъ быть на ровъ и разсужденій о томъ: сумасшедній ли Офелію, какъ на живое опроверженіе нашей мы-Гамлетъ, или нътъ? Этотъ вопросъ намъ кажется сли; но мы отвътимъ, что сумасшествие Офеліи очень простъ и ясенъ съ тъхъ поръ, какъ его представлено у Шекспира, какъ результатъ главразръшилъ намъ Мочаловъ своей игрой. У Гам- наго событія ея жизни, какъ мимолетное явленіе. дета была своя жизнь, въ сферт которой опъ но не какъ предметъ драмы, на которомъ были сознаваль себя какъ нъчто лъйствительное, бы основаны пъль и успъхъ ея. Слъдавшись су-Вдругъ ужасное событіе насильственно выводитъ масшелшей, Офелія сходить со сцены, какъ лицо его изътого опредъленія, въ которомъ онъ пони- уже лишнее въ драмъ. Не говоримъ уже о томъ, малъ и жизиь, и самого себя: естественно, что что появление сумасшедшей Офеліи производитъ Гамлетъ теряетъ всякую точку опоры, всякую въ луш' зрителей грустное состравание, но не сосредоточенность, изъ явленія д'ялается элемен- ужасъ, не отчаяніе и не отвращеніе отъ жизвитомъ и изъ созерпанія безконечнаго впадаеть Иные думають, что Гамлеть сумасшедшій тольвъ конечность. Вотъ въ чемъ состоитъ немъща- ко въ некоторыя минуты: очень хорошо; но тельство Гардета: на одно мгновеніе онъ сдѣ- въ такомъ сдучаѣ эти минуты не имѣди бы ни ладся призракомъ съ возможностью действи- какой связи съ остадьной его жизнью; но все тельности, но безъ всякей действительности, слова Гамлета последовательны и заключаютъ какъ человекъ, оглушенный ударомъ по голове, въ себе глубокій смыслъ. И это было прекрасно остается на несколько минуть только съ воз- выполнено Мочаловымъ. «Что новаго:» спрашиможностью душевныхъ способностей, которыя у ваетъ Горадіо. «О, чудеса!» отвічаетъ Гамлетъ него замирають, хотя и не умирають. И Гам- съблуждающимъ взоромъ и съ выраженіемъ дикой летъ точно сумасшедшій, но не потому, чтобы и насмѣшливой веселости. «Скажите, привцъ, потеряль свой разумь, но потому, что потерялся скажите», продолжаеть Горапіо. «Нѣть, ты всёмь самъ на время; впрочемь его разсудокъ при немъ, разскажещь», возражаетъ Гамлетъ, какъ бы заи онъ во всякомъ случат не приметъ свъчки за бавляясь нелоумънісмъ своего друга. «Нътъ, солнце. Д'яло только въ темъ, что сначала онъ клянемся!» - «Что говоришь ты: я пов'ярю людо такой стечени растерялся, что нока не могъ дямъ? ты все откроеть!» — «Нътъ, клянемся некинуться сумасшедичимь, о чемъ онъ и намек- женіе какой-то таинственности и, нагибаясь популь довольно ясно Марцеллію и Гораціо. И Мо- очереди къ уху Гораціо и Марцеллія, какъ бы чаловъ глубоко постигъ это своимъ художниче- готовясь открыть ниъ важную и ужасную тайну, скимъ чувствомъ: онъ -- сумасшедній, когда, стоя проговоридь тихимъ и торжественнымъ голосомъ:

> Такъ знайте-жъ: въ Данін бездъльникъ Есть въ то же время плуть негодный.

ещедній въ томъ смысль, какой мы, благодаря а потомъ, возвысивъ голосъ, прибавиль съ тоже его игрф, даелъ сумасшествію Гамлета, и Мо- номъ серьезнаго убъжденія «да!». Но эта пронія чаловъ представляется для зрителей сумасшел- и это бъщеное сумасшествие были такъ насильшимъ только въ этомъ третьемъ явленін, а боль- ственны, что онъ не въ состояніи постоянно

> Идите вы, куда влекуть желанья и дела-У всякаго есть дъло, есть желанье

мы. Мысль представить въ поэтическомъ про- какъ человѣкъ, для котораго одного не осталось изведенін челов'йка умалишеннаго, такан мысль уже ни желаній, ни діяль, исполненіе которыхъ могла бъ быть истинной паходкой только для ка- было бы для него отрадой и счастьемъ. Тъмъ же кого пибудь героя французской литературы, тономъ сказалъ онъ: «А я пойду, куда велитъ этой литературы, которая конается въ гро-мой жалкій жребій»: но заключеніе «пойду — мохоль изъ этого ужаснаго состоянія.

прузей клясться въ храненін тайны на своємъ мечъ, было выполнено слабо, и въ немъ Мочаловъ ни въ одно представление не достигалъ полнаго совершенства; но и тутъ прорывались сильныя мъста, особенно въ большомъ монологъ, который начинается стихомъ: «И постарайтесь, чтобъ оно невъломо осталось». И тутъ у него не одинъ разъ выпавались пва мъста--

Гораніо, есть многое и на земль, и въ небъ. О чемъ мечтать не смфетъ наша мулюсть.

Блянитесь мит и сохрани васъ Боже Нарушить клятву мнф!

Но стихи-

Преступленье Проклятое! зачемъ рождень я наказать тебя!

намъ всегда казались у него потерянными, что было для насъ тъмъ грустиве, что мы всегла ожидали ихъ съ нетеривніемъ, потому что въ нихъ высказывается вся тайна души Гамлета. Очевидно, что Мочаловъ не обратилъ на нихъ рыми оно было сопровождаемо; но лицо, но говсего вниманія, какого они заслуживали; иначе лось-это невозможно, а въ нихъ-то все и заонъ умёль бы сказать ихъ такъ, чтобы это от далось въ душахъ зрителей и глубоко запало въ этотъ голосъ измѣнялся безпрерывно, но ни на нихъ.

потеряннаго, невыдержаннаго, но зато тутъ было штерна и Розенкранца съ выражениемъ насмвмного же и превосходно сыграннаго, и общее впе- шливой или, лучие сказать, ругательной радости, чатление громко говорило за бенефиціанта. Мы онъ началь съ ними свой разговоръ, какъ челоотдохнуля и съ замираніемъ сердца предчувство- вікь, который не хочеть скрывать отъ вихъ вали полное торжество и свершеніе самыхъ лест- своего презрічнія и своей ненависти, но который ныхъ и самыхъ смёлыхъ нашихъ надеждъ; сло- и не хочетъ нарушить приличія. «Да, кстати: вомъ, мы надвялись уже на все, но то, что мы уви- чемъ вы досадили фортуне, что она отправила дъли, превзошло всъ наши надежды.

роль разговоромъ съ Полоніемъ и продолжаетъ принцъ?» возражаетъ Гильденштернъ. «Да, в'ѣдь съ Гильденштерномъ и Розенкрандемъ. Это сце- Данія тюрьма», отвічаеть имъ Гамлеть немного ны ужасныя, въ которыхъ Гамдетъ ёдкими, ядо- протяжно и съ выраженіемъ ёдкаго и мучительвитыми сарказмами высказываетъ болъзненное, наго чувства, сопровождая эти слова качаніемъ страждущее состояніе своего духа, всю глубину головы. «Стало быть и целый светь тюрьма?» своего распаденія, своей дисгармоніи, всю вели- спращиваетъ Розенкранцъ. «Разумбется. Светъ кость своего позора передъ самимъ собой, всю просто тюрьма, съ разными перегородками и отмуку своего сомнънія, неръшительности и безси- дъленіями», отвъчаетъ Гамлетъ съ притворнымъ лія. Въ этихъ двухъ сценахъ Мочаловъ развер- хладнокровіемъ и тономъ какого-то комическаго нуль передь зрителями все могущество своего сце- убфжденія, и вдругь перемфняя голось, съ выническаго дарованія и показаль имъ состояніе раженіемъ ненависти и отвращенія прибавляеть, души Гамлета такимъ, какъ мы его описали те- махнувши рукой: «Данія—самое гадкое отделеніе». перь. Надо было видёть, съ какимъ дицомъ онъ Но когда Розенкранцъ дёлаетъ ему замёчаніе, встретился съ Полоніемъ: на этомъ лице быль что светь потому только кажется ему тюрьмой, виденъ и отпечатокъ безумія, и выраженіе какой- что тесень для его великой души, тогда Гамлеть, то хитрости, и презрѣніе къ Полонію, и глубо- какъ бы забывая на минуту роль сумасшедшаго, кая тоска, и муки растерзаннаго и одинокаго въ оставляетъ свою пронію и съ чувствомъ глубокой своихъ страданіяхъ сердца. А этотъ голосъ, ка- грусти, въ которой слышится сознаніе его сла-

литься» было произнесено имъ какъ-то неожи- кимъ на вопросъ Подонія: «Какъ поживаете, люланно и съ выраженіемъ всей тяжести гнетушаго безный принцъ?» отв'ячаль онъ: «Слава Богу, его бълствія и порыва найти какой-нибуль вы- хорошо!» и какимъ онъ на другой его вопросъ: «Ла знаетеливы меня, принпъ?» отвъчалъ: «Очень Па. все это было проникнуто ужасной силой знаю: ты рыбакъ.»—О, такой голосъ не переи истиной: но слъдующее затьмъ мъсто, это дается на бумагь и не повторяется дважды по превосходное мъсто, глъ онъ заставляетъ своихъ произволу даже того, кому принадлежить онъ. «Что вы читаете, принцъ?» спрашиваетъ Полоній Гамлета. «Слова, слова, слова!» отв'язаеть ему Гамлетъ, и какъ отвъчаетъ! Нътъ, не передать мы хотимъ выражение этого отвъта, а пожальть, что взялись за дьло невыполнимое по крайней мфрф для насъ... Скажемъ только, что публика поняла великаго артиста и апплодировала съ жаромъ...

Спена съ Гильденштерномъ и Розенкранцемъ еще значительние первой по своей скрытой, со средоточенной силь, и Мочаловъ такъ и сыграль ее. Въ первый еще разъ удостов вридись мы, какъ можетъ актеръ совершенно отръшиться отъ своей личности, забыть самого себя и жить чужой жизнью, не отлёляя ее отъ своей собственной. или, лучше сказать, свою собственную жизнь слулать чужой жизнью и обмануть на несколько часовъ и себя самого, и двъ тысячи человъкъ... Дивное искусство!.. Но вотъ здёсь-то мы въ совершенномъ отчаянія: мы еще можемъ характеризовать манеру произношенія и жесты, котоключалось... Съ перваго слова по послъдняго минуту не терялъ своего полоумнаго, хитраго и Такъ кончился первый актъ. Тутъ было много болфаненнаго выраженія. Встративъ Гильденвасъ въ тюрьму?» спрашиваетъ онъ ихъ съ вы-Во второмъ актѣ Мочаловъ начинаетъ свою раженіемъ лукаваго простодушія. «Въ тюрьму, бости, восклицаетъ: «О, Боже мой! моя великая дей, темъ более людей ничтожныхъ, который иуша поместилась бы въ орежовой скорлупе, и желаль бы убежать не только отъ никъ, но и я считаль бы себя владыкой безпредёльнаго про- отъ самого себя: и ему-то, этому-то Гамлету. странства!» Словомъ, вся эта сцена ведена была съ надобдають эти люди своими пошлостями — что хомъ, хотя и не съ крайней степенью совершен- ностью и дурачить ихъ въ собственныхъ ихъ няго помъщательства.

какъ блескъ молніи. Потомъ онъ превосходно про- гѣ Гамлеть выказываеть всю свою душу, со всѣкръпко прижималъ къ ней...

Намъ кажется, что въ сценъ съ Полоніемъ, пришедшимъ возвъстить о прівздъ комедіантовъ, Мочаловъ не только въ это первое, но и почти во негодованія, бізшенства и презрізнія противъ савсѣ послѣдующія представленія, нѣсколько утрироваль, произнося съ невфроятной растяжкой слова-

#### О, чудное чудо! О. дивное диво!

Эта певучая дикція, равно какъ и жестъ, сопровождавшій ее и состоявшія въ хлопаньи руки объ руку, всегда производили на насъ непріятное впечатлъніе. Но переходъ изъ этой шутливости, доходящей иногда до тривіальности, въ большую часть представленій быль превосходень: мы говоримъ о томъ мъстъ, когда Гамлетъ на слова Полонія: «Если вы меня изволите называть дивомъ, у меня точно есть дочь, которую я очень люблю» -- отвёчаеть: «Одно изъ другого не слъдуетъ», невозможно дать понятіе объ этомъ внезапномъ переходъ изъ фальшивой ве-Гамлетъ, который презираетъ и не любитъ лю- вольно продолжительную паузу и, какъ бы бро-

неподражаемымъ искусствомъ, съ полнымъ успъ- ему остается делать? Ругаться надъ ихъ ничтожства, потолу что тоть же Мочаловъ впослен- глазахь! Онь то и делаеть; но эта роль не мостви показаль, что ее можно играть и еще луч- жеть долго развлекать его и тотчась ему наскуше. Но особенно онъ былъ превосходенъ, когда чаетъ: тогда онъ вдругъ какъ бы пробуждается допрашиваль придворныхъ, сами ли они къ нему изъ минутнаго усыпленія, вспоминаетъ о своемъ пришли, или были подосланы королемъ: весь этотъ положении, и все слова его отдаются въ сердив. попросъ быль сдёлань тономъ презрительной на- какъ злое пророчество... Всё уходять. Гамлетъ смъщливости, и когда, приведенные въ замъща- одинъ. Слъдуеть длинный монологь на двухъ цътельство, прилворные посмотръля другъ на друга, лыхъ страницахъ, -- монологъ сильный, ужасный! то Мочаловъ бросиль на нихъ искоса взглядъ Здесьмы уже соверщенно теряемся и тщетно ищемъ злобно-лукавый и съ выраженіемъ глубокой къ словъ или, лучше сказать, много находимъ ихъ, но нимъ ненависти и чувства своего надъ ними пре- они не повинуются намъ и остаются словами, а не восходства сказалъ: «Я насквозь вижу васъ!» и образами, не картинами, не гимномъ, не дифипотомъ вдругъ снова принядъ на себя видъ преж- рамбомъ... Превосходно, выше всякаго ожиданія, шель весь второй акть, но этоть монологь... И Вск эти переходы были быстры и неожиданны, это очень понятно, потому что въ этомъ монологоворилъ имъ свое признаніе, и его голосъ, лицо, ми ея глубокими, зіяющими ранами, и что весь осанка, манеры мёнялись съ каждымъ словомъ: этотъ монологъ есть не что иное, какъ вопль, онъ выросталъ и поднимался, когда говорилъ о стонъ души, обвинение, жестокій доносъ, жалоба красот в природы и достоинств в челов вка; онъ на самого себя передълицомъ судящаго неба... Въ былъ грозенъ и страшенъ, когда говорилъ, что самомъ деле, Гамлетъ остался одинъ после тозамля ему кажется кускомъ грязи, величествен- го, какъ его мучило своими преследованіями, ное небо-грудой заразительных паровь, а че- своей пошлостью и ничтожностью столько людей, дов\*къ... «Я не люблю челов\*ка!» заключилъ передъ которыми онъ долженъ былъ скрываться, онъ, возвысивъ голосъ, грустно и порывисто по- надъвать маску, играть заранъе предположенкачавши головой и граціозно махнувши отъ себи ную роль: эти люди наконецъ оставили его — и объими руками, какъ бы отталкивая отъ своей воть спертое чувство выдилось все наружу и, не груди это челов вчество, которое прежде онъ такъ находя себъ границъ, поглотило собой даже самый свой источникъ...

Гдв взять словъ для выраженія этой глубокой, сокрушительной, бользненной тоски, этого мого себя, укоризны и себъ, и природъ за самого же себя, съ какими великій нашъ артистъ началъ говорить эти стихи-

Какое я ничтожное созданье! Комедіанть, наемщикъ жалкій, и въ дурныхъ

Мив выражая страсти, илачеть и бледиветь, Дрожить, трепещеть... Отчего? И что причина? выдумка пустая, Какая-то Гекуба! Что жъ ему Гекуба? Зачёмь онь дёлить слезы, чувства съ нею? Что, еслибъ страсти онъ ималъ причину, Какую я имъю? Залилъ бы слезами Онъ весь театръ, и воплемъ растерзалъ бы слухъ, И преступленье ужаснуль, и въ жилахъ У зрителей онъ заморозиль кровь!

Все это онъ проговорилъ нъсколько протяжно, и голосомъ тихимъ, какъ рыданіе, и во всемъ этомъ выражалось преимущественно чувство безконечселости на счетъ ничтожества бъднаго Полонія ной тоски, безконечнаго огорченія самимъ собой, въ состояніе какой-то торжественной, мрачной, и только въ послёднихъ стихахъ голосъ его, не угрожающей и что-то недоброе пророчащей важ- теряя этого выраженія, окрыть и возвысился, ности, какъ выражается вдругъ и въ лицъ, и въ какъ бы преодольвъ задушавшее его чувство. голосъ, и въ пріемахъ Мочалова. Тутъ виденъ Проговоривши эти стихи, Мочаловъ сдълаль доданно со всей сосредоточенностью скрытой вну- женными рукоплесканіями и криками... Публика тренней силы сказаль—«а я?...» Сказавши это, была въ упосніи. Все отзывалось полнымъ успъположении и, какъ булто ожидая отъ кого-нибудь только начало пълаго ряда блистательныхъ тріотвъта, и послъ, тоже довольно замътной, пау- умфовъ для Мочалова. зы махнуль руками съ выраженіемъ отчаянія, со дна страждущей души -

Ничтожный я, презрыный человыкь, Что преступленье погубило жизнь и царство Великаго властителя, отца!...

Въ послъднемъ стихъ голосъ Мочалова измънился: въ немъ отозвалась тоскующая любовь, и ожидали этого монодога отъ Мочалова съ осоэто у него было всегда, когда онъ говорилъ объ беннымъ волненіемъ духа, но обманулись въ сво-

Или я трусъ? Кто смъетъ словомъ оскорбить меня. Или нанесть мив оскорбленье безъ того, Чтобъ за обиду не вступился я, Не растерзалъ обидчика, не кинулъ На растерзанье вранамъ трупъ его!

Въ этихъ словахъ чувство горести слилось съ отдающійся въдушт вонлемъ нестерпимаго страланія-

И что же? Чудовище разврата и убійцу вижу я, И самый адъ зоветь меня ко мщенію,

Завсь онъ снова остановился на одномъ мъстъ и, послё короткой паузы, съ этой убійственной проніей, когда она обращается на себя, произнесъ-

Безплодно изливаю гифвъ въ словахъ, И онъ безвреденъ-онъ, когда я живъ, Я-сынъ убитаго отда, свидътель Позора матери!... О, Гамлетъ, Гамлетъ! Позоръ и стыдъ тебѣ!...

Все, что мы ни говорили о превосходствъ игры Мочалова до этого самаго мъста, все это ничто въ сравнени съ темъ, какъ сказалъ онъ-

> О, Гамлетъ, Гамлетъ! Позоръ и стыдъ тебѣ...

Это быстрое качаніе головой, это быстрое маханіе руками, эта ускоренная походка, выразившая женъ, для большей художественной естественсамый жестокій припадокъ сокрушительной, раз- ности, выходить молча и, если угодно, скользить дирающей душу скорби; этотъ голосъ, безъ вся- взорами по предметамъ, безъ всякаго къ нимъ каго усиленія, безъ мал'вйшаго крику, потрясшій вниманія, и н'всколько мгновеній ходить по сцен'в, слухъ всёхъ и каждаго, достигнувшій сокровен- не говоря ни слова, и, уже подойдя къ краю нъйшихъ изгибовъ сердца зрителей -- о, это было сцены, начать свой монологъ. Мы увърены, что дивное мгновеніе!... И примъчательно то, что въ такомъ случат этотъ монологъ никогда не изъ всёхъ представленій, на которыхъ мы были, потерялся бы. только въ одно пропало это мъсто, но во всъ виолнъ.

сивъ взглядъ на самого себя, вдругъ и неожи- сцены нашъ Гамлетъ, сопровождаемый восторонъ остановился среди сцены въ вопрошающемъ хомъ, полнымъ торжествомъ; но это было еще

Въ третьемъ актѣ Гамлетъ является на спену умъряемаго однакоже чувствомъ грусти, и по- съ знаменитымъ монологомъ «Быть или не быть». шель по спень, говоря голосомь, выходившимь Этоть монологь не даромь пользуется своей знаменитостью, какъ будто бы онъ не составляль части драмы, но быль особеннымь и пъльнымъ Безчувственный-молчу, молчу, когда я знаю, произведениемъ Шекспира: въ немъ выражена вся внутренняя сторона Гамлета, какъ человека. тревожимаго вопросами жизни и кромъ того мучимаго борьбой съ самимъ собой. Итакъ, мы емъ ожиданіи. Не только въ это первое прелставленіе, но и во всё прочія безъ исключенія этотъ монологъ пропадалъ, и иногда развъ только къ концу былъ слышенъ. Очень понятно, отчего это всегда было такъ: Петровскій театръ, по своей огромности, требуетъ отъ актера голоса громкаго, а Мочаловъ хочетъ върнъе представить человъка, погруженнаго въ выраженіемъ какой-то силы и энергія. Но въ своихъ мысляхъ. Для этого онъ начинаетъ свой слёдующихъ Мочаловъ приняль прежній тонь, монологь въ глубинѣ сцены, при самомъ выходѣ изъ-за кулисъ, медленно приближаясь, тихимъ голосомъ продолжаетъ его, такъ что когда доходить до конца сцены, то говорить уже послёлніе стихи, которые поэтому одни и слышны зрителямъ. Это большая ошибка съ его стороны. Естественность сценического искусства совствив не то же, что естественность действительности, и смотръть на нее такъ - значить внасть въ ощибку французскихъ классиковъ, которые необходимымъ условіемъ естественности почитали единство времени и мъста; искусство имъетъ свою естественность, потому что оно есть не списываніе, не подражаніе, но воспронзведеніе д'вйствительности. И потому мы думаемъ, что Мочалову надо было представить Гамлета, погруженнаго въ размышленіе, не столько размышляющимъ положеніемъ, то-есть опущенной внизъ головой, тихимъ голосомъ и походкой, сколько самымъ углубленіемъ въ разнышленіе. Онъ можетъ возвысить свой голосъ, нисколько не выходя изъ положенія челов вка, сосредоточеннаго на занимающихъ его мысляхъ; онъ можетъ, и даже дол-

Мы сказали, что послёдніе стихи этого монопрочія талантъ Мочалова торжествоваль въ немь лога у Мочалова бываютъ слышны, и иногда онъ произносить ихъ превосходно: не помнимъ, такъ Такъ кончился второй актъ; такъ сошелъ со ли это было въ первое представление, но помнимъ,

что когла онъ замвтилъ Офелію, то его переходъ вистыя фразы, которыя говоритъ Гамдетъ, силя который ползеть между небомь и землей!»

актеру, Мочаловъ, по нашему мивнію, быль хо- довь однимь дьвинымь прыжкомь, подобно модрошь только въ последнемъ представленіи (но- ніи, съ скамесчки перелетаетъ на середину сцены ября 20); во всё же прочія онъ производиль имъ и, затопавши ногами и замахавши руками, оглана насъ непріятное впечатльніе, именно словами: шаеть театрь взрывомь адскаго хохота... Ньть! «представь добродётель въ ея истинныхъ чер- еслибы по данному мановенію вылетёль дружтахъ, а порокъ въ его безобразіи». Эти слова ный хохоть изъ тысячи грудей, слевшихся въ следовало бы произнести какъ можно проще и одну грудь, --и тотъ показался бы смехомъ сласпокойнъе и безъ всякихъ выразительныхъ же- баго литяти, въсравнения съ этимъ неистовымъ, стовъ: Мочаловъ, напротивъ, произносилъ ихъ громовымъ, од вненяющимъ хохотомъ, потому что усиленнымъ голосомъ, походившимъ на крикъ, и для такого хохота нужна не кръпкая грудь съ съ усиленными жестами, въ которыхъ была видна желфаными нервами, а громадная душа, потряне выразительность, а манерность. Но въ слъ- сенная безконечной страстью... А это топанье дующей сцень, гдъ онъ упрашиваеть Гораціо ногами, это маханіе руками вмѣсть съ этимъ хонаблюдать за королемъ во время комедіи, онъ, хотомъ? - 0, это была макабрская иляска отчаякакъ въ это представленіе, такъ и во всё слё- нія, веселящагося своими муками, упивающагося дующія, быль превосходень, великь. Наклонив- своими жгучими терзаніями... О, какая картина, шись къ груди Гораціо и положивъ ему руки на какое могущество духа, какое обаяніе страсти!... плеча, какъ бы обнимая его, онъ произнесъ:

Мой другь! Прошу тебя-когда явленье это будеть, Внимательно ты наблюди за дядей, За королемъ -внимательно, прошу.

Это «внимательно» и теперь еще раздается въ слухв нашемъ, какъ будто мы только вчера его слышали или, лучше сказать, никогда не переставали его слышать. Но это «внимательно», несмотря на всю безконечность своего поэтическаго выраженія, было только прологомъ къ той высокой драмъ, которая немедленно послъдовала за нимъ. Никакое перо, никакая кисть не изобразить и слабаго подобія того, что мы туть видели и слышали. Всв эти сарказиы, обращенные то на бедную Офелію, то на королеву, то наконець на самого короля, всё эти краткія, отры-

изъ состоянія размышленія въ состояніе при- на скамесчкъ поддѣ креселъ Офедіи, во время творнаго сумасшествія быль столько же быстрь, представленія комеліи. Все это лышало такой неожиданъ, какъ и превосходенъ. Глухимъ, сосре- скрытой, невидимой, но чувствуемой, какъ давдедоточеннымъ, саркастическимъ голосомъ и ка- ніе кошмара, силой, что кровь делентла въжикой-то дикой скороговоркой говориль онь съ дахъ у зрителей, и всё эти люди разныхъ званій, Офеліей, и вся эта сцена была проникнута вы- характеровъ, склонностей, образованія, вкусовъ, сочайшимъ единствомъ одущевленія, единствомъ літь и половъ слились въ одну огромную массу, характера. Мы не можемъ забыть ея всей, отъ одушевленную одной мыслью, однимъ чувствомъ. перваго слова до последняго, но монологь: «Уда- и съ вытянувшимся лицомъ, заколлованнымъ взолись отъ людей, Офелія!» — этотъ монологъ вы- ромъ, притая лыханіе, смотр'явшую на этого недается въ нашей памяти изъ всей спены. На - бодьшого черноводосаго человъка съ блъднымъ. чало его онъ говорилъ торопливо, быстро, но какъ смерть, лицомъ, небрежно полуразваливслова: «но готовъ обвинить себя въ такихъ грѣ- шагося на скамейкѣ. Жаркія рукоплесканія нахахъ, что лучше не родиться», онъ произнесъ съ чинались и прерывались, недоконченныя; руки выраженіемъ какого-то вопля, какъ бы противъ поднимались для плесковъ и опускались обезсиего воли вырвавшагося изъ его души. Следующія ленныя; чужая рука удерживала чужую руку; за этимъ слова онъ произносилъ также нѣсколько незнакомець запрещаль изъявление восторга непротяжно и съ чувствомъ сокрушительной тоски: знакомпу — и никому это не казалось страннымъ. въ нихъ слышался Гамлетъ, который не столько И вотъ, король встаетъ въ смущеніи: Полоній страдаеть оть сознанія своихь недостатковь, кричить: «огня! огня!»; толна посившно уходить сколько досадуеть на себя, что у чего нъть воли со сцены; Гамдеть смотрить ей во следь съ недаже и на мерзости. Невозможно выразить того понятнымъ выражениемъ; наконецъ остается презрительнаго и болъзненнаго негодованія, съ одинъ Гораціо и сидящій на скамеечкъ Гамлетъ, какимъ онъ сказалъ: «Что изъ этого человъка, въ положени человъка, котораго спертое и удерживаемое всей силой исполинской воли чувство Въ томъ монологъ, гдъ Гамлетъ даетъ совъты готово разразиться ужасной бурей. Вдругъ Моча-Двѣ тысячи голосовъ слились въ одинъ торжественный кликъ одобренія, четыре тысячи рукъ соединились въ одинъ плескъ восторга-и отъ этого оглушающаго вопля отдёлялся неистовый хохотъ и дикіе стоны одного человека, бегавшаго по широкой сценъ, подобно вырвавшемуся изъ клетки льву... Въ это мгновение исчезъ его обыкновенный ростъ: мы видели передъ собой какое-то страшное явленіе, которое, при фантастическомъ блескъ театральнаго освъщенія, отдълялось отъ земли, росло и вытягивалось во все пространство между поломъ и потолкомъ сцены, и колебалось на немъ, какъ зловъщее привидѣніе...

Оленя ранили стрълой-Тотъ охаетъ, другой смѣется, Одинъ хохочетъ, плачь другой, И такъ на свътъ все ведется!

рактеръ. Стихи-

Выль у насъ въ чести немалой Левъ, да часъ его пришелъ-Счастье львиное процало. И теперь въ чести... пътухъ!

дошло до отравленія», продолжаєть Гамлеть своего высшаго проявленія. Эта сцена, превосваетъ его Гораціо. - «Ха! ха! ха!» Онъ опять превосходно сыгранныхъ и требовавшихъ безкоодушевленіи метался по широкой сцент... Театръ зала, что трло можеть уставать, но что для снова потрясся отъ кликовъ и рукочлесканій и духа ність усталости, и что наконець и самый снова изъ этого вопля тысячей голосовъ и пле- изнеможенный организмъ обновляется и нахоска тысячей рукъ отделился одинъ крикъ, дить въ себф новыя силы, новую жизнь, когда

Эй, музыкантовъ сюда, флейщиковъ! Когда король комедій не полюбить, Эй, музыкантовъ сюда!

Прерывающимся, измученнымъ голосомъ про- Новый оглушающій взрывъ рукоплесканій, говориять онъ эти стихи: но страсть неистоимия Спена съ Гильденштерномъ, принедшимъ звать въ своей силъ, и слова: «плачь другой», произ- Гамлета къ королевъ и изъявить ему ея неулонесенныя съпротяжкою и усиленнымъ ударевіемъ вольствіе, была превосходца въ высшей степени. и сопровождаемыя угрожающимъ и насколько Бладный, какъ мраморъ, обливаясь потомъ, съ разъ повтореннымъ жестомъ руки, показали, что лицомъ, искаженнымъ страстью, и вм'яст'я съ буря не утихла, но только приняла другой ха- твиз торжествующій, могучій, страшный, намученнымъ, но все еще сильнымъ голосемъ, съ глазами, отвращенными отъ посла и устремленными безъ всякаго вниманія на одинъ предметъ. и перебирая рукой кисть своего плаша, лавалъ онъ Гильденштерну отвъты, безпрестанно пере-Мочаловъ произнесъ нараспевъ, задыхающимся ходя отъ сосредоточенной злобы къ притворному отъ усталости голосомъ, отирая съ лица потъ и и бользнениему полочию, а отъ полочийя -- къ какъ бы желая разорвать на груди одежду, что- жолуной ироніи.. Невозможно передать этого небы прохладить эту огненную грудь... И вст эти подражаемаго совершенства, съ которымъ онъ движенія были такъ благородиы, такъ граціоз- уговариваль Гильденштерна сыграть что-нибудь ны... На словъ «пътухъ» онъ сдълалъ сильное на флейтъ: онъ дълалъ это спокойно, хладноудареніе, которое было выраженіемъ бішенаго и кровно, тихимъ голосомъ, но во всемъ этомъ жодчнаго негодованія «Посл'єдняя риема не го- просв'єчивался какой-то замысель, что засталится, принцъ», говорить ему Горапіо. «О, до- вдядо публяку ожидать чего-то прекраснаго брый Горадіо!» восклицаеть Гамлеть, положив- и она дождалась: сбросивь съ себя видъ прини объруки на плеча своего друга, и это во- творнаго и проническаго простолущія и хладносклицаніе было воплемъ взволнованной, стражду- кровія, онъ вдругь переходить къ выраженію щей и на минуту окрыпшей души. «Теперь слова оскорбленнаго своего человыческаго достоинства привидинія я готовъ покупать на вись золота! и твердымь, сосредоточеннымь тономь говорить: Замътиль ли ты?» послъднія слова онъ произнесь «Теперь суди самь: за кого ты меня принисъ нев фроятной растяжкой, делая на каждомъслого млешь? Ты хочень играть на душе моей, а усиленное ударение и вмъстъ съ этимъ произнося вотъ не умъещь сыграть даже чего-нибудь на каждый слогъ какъ бы отдъльно и отрывисто, этой дудкъ. Развъ я хуже, простье, нежели эта потому что внутреннее волнение захватывало у флейта? Считай меня, чемъ тебе угодно-ты него духъ, и кто видълъ его на сценъ, тотъ можешь меня мучить, но не прать мною!» Касогласится съ нами, что не искусство, не учанье, кое-то ведиче было во всей его осанка и во не разсчеть върнаго эффекта, а только одно всъхъ его манерахъ, когда говорилъ онъ эти вдохновение страсти можетъ такъ выражаться, слова, и при последнемъ изъ нихъ, флейта по-Знаемъ, что тамъ, которые не видали Мочалова летала на полъ, и громъ рукоплеснаній слился въ роли Гамлега, эти подробности должны по- съ шумомъ ся паденія... Такова же была сцена казаться скучными и ничего для нихъ не по- его съ Полоніемъ; такъ же проговоридъ онъ ясняющими; но тъ, которые все это видъли и свой мопологъ предъ стоявшимъ на колъняхъ слышали сами, тв поймуть насъ. «Очень замв- королемъ; его одушевление не ослабъвало ни на тилъ, принцъ», отвъчаетъ Гораціо. «Только что минуту, и въ сцепъ съ матерью оно дошло до протяжно. «Это было слишкомъ явно», преры- ходно сыгранная после целаго ряда сценъ, захохоталь и, хлоная руками, въ неистовомь нечнаго одушевленія, безконечной страсти, покаодинъ хохотъ.. Лицо, искаженное судорогами оживляется духъ... Въ самомъ дълъ, послъ этого страсти и все-таки не утратившее своего мелан- ужаснаго истощенія, какое естественно должно бъ холическаго выраженія; глаза, сверкающіе мол- было сл'ядовать за такимя душевными бурями, ніями и готовые выскочить изъ своихъ орбить; нельзя было над'яяться на сцену съ матерью, и черныя кудри, какъ змъи, быющіяся по бліздно- мы охотно извинили бы Мочалова, еслибы онъ му челу—о, какой могучій, какой страшный ху- испортиль ее; но онъ явился въ ней съ новычи дожникъ!.. Наконецъ притихающія рукоплеска- силами, какъ будто онъ только началъ свою нія публики позволяють ему докончить монологь — роль... Просто, благородно, тихимъ голосомъ, сказаль онъ: «Что вань угодно, мать моя? — Скажите». Такъ же точно возразилъ онъ на Такъ онъ-да, просто, онъ комедін не любитъ! ся упрекъ въ оскорбленін-«Мать моя! отецъ мой вами оскорбленъ жестоко». Но нътъ! мы не

ственное наше чувство, какъ дерзкая и неудач- въ своей могилъная понытка. Скаженъ вообще о целой сцень, что ничего полобнаго невозможно даже пожелать, нотому что пожелать нельзя иначе, какъ имъя желаемое въ созерпаніи, а это выше всясыновней любви и возвращение отъ нихъ къ факой, матери грфиницысосредоточенной ироніи — все это можно было понимать, чувствовать, но нёть никакой возможности передать. Конечно и тутъ ускользнули некоторые оттенки, некоторыя черты, которыя въ другихъ представленіяхъ были схвачены и вполнъ выдержаны, но зато многое туть было сказано лучше, нежели въ последовавшіе разы. Къ такинъ м'ястамъ должно причислить монологъ

Такое дѣло, Которымъ скромность погубила ты! Изъ добродътели-ты сдълала коварство: цвътъ любви

Ты облила смертельнымъ ядомъ; клятву, Предъ алтаремъ тобою данную супругу, Ты въ клятву игрока преобратила...

Эти стихи Мочаловъ произнесъ тономъ важнымъ, торжественнымъ и несколько глухимъ, какъ человѣкъ, который, упрекая въ преступлени подобнаго себъ чедовъка, и тъмъ болъе мать свою, ужасается этого преступленія; но слудующіе за ними --

Ты погубила вфру въ душу человфка-Ты посмѣялась святости закона, И небо отъ твоихъ влодфиствъ горитъ!

вырвались изъ его груди, какъ вопль негодованія, со всей силой тяжкаго и бользненнаго укора: сказавши последній стихъ, онъ остановился и, бросивъ устрашенный, испуганный взглядъ кругомъ себя и наверхъ, тономъ какого-то мелодическаго рыданія произнесъ-

Да. видишь ли, какъ все печально и уныле, Какъ будто наступаетъ страшный судъ!

Следующій затемь монологь, где онь указываетъ матери на портреты ея бывшаго и настоящаго мужа, которые представляются ему въ его изступленіи, Мочаловъ произносить съ такимъ превосходствомъ, о которомъ также невозможно дать никакого понятія. Сказавши съ страстнымъ и виъстъ грустнымъ упоеніемъ стихъ «совершенство Божьяго созданія»—онъ на мгновеніе умолкаетъ и, бросивши на мать выразительный къ бъщенству при стихахъ-

> Но посмотри еще -Ты видишь ли траву гнилую, зелье, Стубившее великаго-

хотимь больше входить въ подробности, потому потомь снова переходъ къ такому грозному лочто усилія передать в'єрно всі оттівни игры просу, отъ котораго не только живой организмъ. этого великаго актера оскорбляють даже соб- но и истлевшія кости грешника потрислись бы

> Взгляни, гляди-Или слѣпая ты была, когда Въ болото смрадное разврата нала? Говори, слѣная ты была?

чаго воображенія, какъ бы ни было оно сміло, но воть его грозный и страшный голось нівсильно, требовательно... Вст эти переходы отъ сколько смягчается выражениемъ увъщания, какъ грозныхъ энергическихъ упрековъ къ мольбамъ будто желаніемъ смягчить ожесточенную душу

> Не поминай мнь о любви: въ твои льта Любовь уму послушною бываеть: Гдв жь быль твой умь? Гдв быль разсудокь? Какой же адскій демонъ овладіль Тогда умомъ твоимъ и чувствомъ-зръньемъ

просто? Стыдъ женщивы, супруги, матери забыть... Когда и старость падаеть такъ страшно, Что жь юности осталось?

и наконецъ это болъзненное напряжение луши. это столкновение, эта борьба ненависти и любви. негодованія и состраданія, угрозы и ув'єтанія. все это разрешилось въ сомнение души благородной, великой, въ сомнъние въ человъческомъ достоинствъ-

> Страшно. За человъка страшно мнъ!..

Какая минута! и какъ мало въ жизни такихъ минутъ! и какъ счастливы тъ, которые жили въ подобной минутъ! Честь и слава великому художнику, могучая и глубокая душа котораго есть неисчериаемая сокровищница такихъ минутъ, благодарность ему!..

Мы не въ состояніи передать сцены въ четвертомъ акте, где Розенкранцъ спрашиваетъ Гамлета о тёлё убитаго имъ Полонія; скажемъ только, что эта сцена, равно какъ и следующая, съ королемъ, была продолжениемъ того же торжества генія, которое въ первомъ акт'в выказывалось проблесками, а со второго, за исключениемъ нъсколькихъ невыдержанныхъ мгновеній, безпрерывно шло впередъ и впередъ... Большой монологъ-

> Какъ все противъ меня возстало За медленное мщенье!.. и пр.

быль блестящимь заключениемь этого блестящаго торжества генія.

Въ самомъ дёлё, этотъ монологъ былъ заключеніемъ; въ пятомъ актъ, въ сценъ съ могильщиками, вдохновение оставило Мочалова, и это превосходная сцена, гдв онъ могъ бы показать все могущество своего колоссального дарованія, была имъ пропета, а не проговорена. Впрочемъ взоръ укора, тихимъ голосомъ говоритъ ей: «онъ это понятно: цёлую и большую половину четвербыль твой мужь!» Потомъ внезапный переходь таго акта и начало пятаго онь оставался въ бездействій, къ которому, разумёются, должно присовокупить и антракть: а бездёйствіе для актера, и темь более для такого волканического актера, какъ Мочаловъ, и еще въ такой роли, какова

роль Гамлета, не можеть не произвести охлажде- вымъ наслажденіемъ, тогда какъ стихи нія, и точно онъ явился какъ охлаждающаяся дава, которая, однакожъ и охлаждаясь, все еще кипитъ и варывается. Итакъ, мы нисколько не винимъ Мочалова за кололное выполнение этой спены, но мы жалбемъ только, что онъ не былъ въ ней какъ можно проше и замънялъ какимъ-то пъніемъ недостатокъ одушевленія. Но объ этомъ послъ. Зато слъдующая за этимъ сцена на могиль Офеліи была новымь торжествомь его таланта. Мы никогда не забудемъ этого могучаго. торжественнаго порыва, съ какимъ онъ воскликнулъ:

Но я любиль ее, какъ сорокъ тысячъ братьевъ

Любить не могуть!

Бъдный Гамлетъ, душа прекрасная и великая! ты весь высказался въ этомъ вдохновенномъ воплъ, который вырвался изъ тебя безъ твоей воли и прежде, нежели ты объ этомъ полумаль... встрътить его болро и смъло, съ полной довърен-Замътъте, что любовь Гамлета къ Офеліи играетъ ностью къ Промыслу. въ цёлой пьесё роль постороннюю, какъ будто случайную, и вы узнаете объ ней изъ словъ дано, и вообще оно было удовлетворительно толь-Офеліи и Полонія, но самъ онъ ничего не гово- ко въ посл'єднемъ представленіи (30 ноября). рить о ней, если исключить одно его выраженіе. По опущеніи занавѣса Мочаловъ три раза былъ сказанное имъ Офеліи: «Я любиль тебя прежде!», вызванъ. за которымъ онъ почти тотчасъ же прибавилъ конечности, показываеть намъ міръ просв'єтлен- ровскаго, сколько нымъ и преображеннымъ и приближаетъ насъ въ этомъ случав актеръ самовольно ственное покаяние ея блаженствующей тъни...

Мочаловымъ и следующій монологь-

Да я на все готовъ, на все, на все-Получше брата я ее любилъ...

Соч. Бълпискаго. Т. І.

Но я любиль ее, какъ сорокъ тысячъ братьевъ Любить не могуть!

мы слышали въ первый и - къ сожальнио-въ последній разъ: они уже не повторялись такимъ образомъ...

Въ спенъ съ Осрикомъ Мочаловъ былъ попрежнему превосходенъ и выдержалъ ее ровно и вполнъ отъ перваго слова до послъдняго. Мы особенно помнимъ его грустный и тихій, но изъ самой глубины луши вырвавшійся сміхь, съ которымъ онъ приглашалъ придворнаго налъть шанку на голову. Въ последней сцене съ Горапіо мы вид'єли въ игр'є Мочалова истивное просвътлъніе и возстаніе палшаго духа, который предчувствуетъ скорое окончание роковой борьбы, грустить отъ своего предвиденія, но уже не отчанвается отъ него, не боится его, но готовъ

Окончаніе пьесы было какъ-то неловко слѣ-

Невозможно характеризовать вфрно встхъ по-«Я не любилъ тебя!». И вотъ на могилѣ ея, этой дробностей игры актера, да и сверкъ того это прекрасной, гармонической дівушки, высказы- было бы утомительно и неясно для тіхъ, котоваеть онь тайную исповёдь души своей, откры- рые не видали ея, а мы и такъ боимся себё упреваетъ однимъ нечаяннымъ восклицаніемъ всю ка въ излишней отчетливости. Но какъ умѣли и безконечность своей любви къ ней, все, что онъ какъ могли, мы сдълали свое: безпристрастно прежде сознательно душилъ и скрывалъ въ себъ, назвали мы слабое слабымъ, великое-великимъ и и то, чего онъ можетъ быть и не подозрѣвалъ въ старались выставить на видъ тѣ и другія мѣста, себь... Да, онъ любиль, этоть несчастный, ме- но такъ какъ первыхъ было мало, а вторыхъ ланхолическій Гамлеть, и любиль, какъ могуть слишкомъ много, то статистическая точность любить только глубокія и могучія души... Въ остается только за первыми. Теперь мы скажемъ этомъ торжественномъ воплѣ выразилось все слова два объ общемъ характерѣ игры Мочалова могущество, вся безпредёльность лучшаго, бла- въ это первое представленіе, и тотчасъ перейженнъйшаго изъ чувствъ человъческихъ, этого демъ къ послъдующимъ. Мы видъли Гамлета, благоуханнаго цвёта, этой роскошной весны на- художественно созданнаго великимъ актеромъ, шей жизни, чувства, которое, безъ боли и стра- следовательно Гамлета живого, действительданій, снимая съ нашихъ очей тленную оболочку наго, конкретнаго, но не столько шекспимочаловскаго, потому къ источнику, откуда льется гармоническими вол- ноэта придалъ Гамлету гораздо болже силы и нами света безконечная жизнь. О! Офелія много энергіи, нежели сколько можеть быть у челозначила для этого грустнаго Гамлета, который въка, находящагося въ борьбъ съ самимъ собой въ своемъ жолчномъ неистовствъ осыпалъ ее не- и подавленнаго тяжестью невыносимаго для него заслуженными оскорбленіями, а теперь, на ея б'ёдствія, и далъ ему грусти и меланхоліи гомогиль, позднимъ признаніемъ приносить торже- раздо менье, нежели сколько должень ее имыть шекспировскій Гамлетъ. Торжество сценическаго Превосходно быль сказань нашимь Гамлетомь- генія, какъ мы уже и зам'ятили это выше, состоитъ въ совершенной гармонім актера съ поэ-Чего ты хочешь! Плакать, драться, умирать! томъ, следовательно на этотъ разъ Мочаловъ Быть съ ней въ одной могилъ: Что за чудеса! показалъ болъе огня и дикой мощи своего таланта, нежели умёнья понимать играемую имъ родь и выполнять ее вследствіе вернаго о ней Последній стихь быль произнесень съ энерги- понятія. Словомь, онь быль великимь творцомь, ческой выразительностью, и мы во вст предста- но творцомъ субъективнымъ, а это уже важный вленія, на которыхъ были, слышали его съ но- недостатокъ. Но Мочаловъ игралъ еще въ пер-

вый разъ въ своей жизви великую роль и быль эти гармонические звуки страждущей любви лоліей въ третьемъ, спена съ Розенкранцемъ и ко- какъ «о небо!» — это выраженіе, столь обыкноигра не имъла полной общности.

объ этой музыкъ сыновней любви къ отцу, ко- не произвольны. торая волшебно и обаятельно потрясала слухъ, Второй актъ былъ выдержанъ Мочаловымъ онъ спрашивалъ его, видёлъ ли онъ лицо тёни его болёе проникнутъ чувствомъ грусти. отца, и на утвердительный отвётъ Гораціо, дё-«О, небо!» И наконецъ въ стихахъ-

Дядя мой! О ты, души моей предчувствіе сбылось!

ослания не в поэтической лучезарностью до та- шли до высших в ноть, до своего крайняго и возкой степени, что не могь увильть ее въ ея истин- можнаго совершенства. Въ этихъ пвухъ спенахъ. номъ свъть. Впрочемъ, дъдая противъ него такое которыя, прибавимъ, были выдержаны до послъдобвиненіе, мы разум'вем'ь не цівлое выполненіе няго слова, до послідняго жеста, въ этихъ двухъ роди, но только накоторыя маста изънея, какъ- спенахъ мы увидали полное торжество и пото: спену по ухол'я тани, пляску поль хохоть стигли полное лостоинство спенического искусотчаянія въ третьемъ акть: потомъ последовав- ства, какъ искусства творческаго, самобытнаго, шую за темъ спену съ Гильленштерномъ и еще свободнаго. Скажите, Бога ради: читая праму. нъсколько подобныхъ мгновеній. И все это было увидъли ль бы вы особенное и глубокое знасыграно превосходно, но только во всемъ этомъ ченіе въ полобныхъ выраженіяхъ: «Онъ быль видна быда болбе волканическая сила могуще- угрюма?-И блёдень? Увы, отепъ мой!-О ственнаго таланта, нежели върчая игра. Но сце- небо!» Потрясли ли бъ вашу душу по основанія ны: съ Полоніемъ, потомъ съ Гильденштерномъ и эти выраженія? Еще болёє: не пропустили дь бы Розенкраниемъ во второмъ актѣ, спена съ Офе- вы безъ всякаго вниманія полобное выраженіе, ролемъ въ четвертомъ, сцена на могилъ Офеліи, венное, столь часто встръчающееся въ самыхъ потомъ съ Осрикомъ въ пятомъ актъ-были вы- пошлыхъ романахъ? Но Мочаловъ показалъ полнены съ высочайшимъ хуложественнымъ со- намъ, что у Шекспира нътъ словъ безъ значенія, вершенствомъ. Мы хотимъ только сказать, что но что въ каждомъ его словъ заключается гармоническій, потрясающій звукъ страсти или Января 27, т. е. черезъ четыре дня, «Гам- чувства человъческаго... 0, зачёмъ мы слышали летъ» былъ снова объявленъ. Стечение публики эти звуки только одинъ разъ? Или въ лушв вебыло нев вроятно: успвыше получить билеть по- ликаго художника разстроилась струна, съ кочитали себя счастливыми. Давно уже не было въ торой они слетвли? Нетъ, мы уверены, что это Москвъ такого общаго и сильнаго движенія, воз- струна зазвенить снова, и снова перенесеть на бужденнаго дюбовью къ изящному. Публика ожи- небо нашу изнемогающую отъ блаженства лушу... дала многаго и была съ излишкомъ вознаграждена Но мы говоримъ только о голосъ, а лицо? — 0, за свое ожиданіе: она увидёла новаго, лучшаго, оно блёднёло, краснёло, слезы блистали на совершеннъйшаго, хотя еще и не совершеннаго, немъ... Вообще первый актъ, за исключенемъ Гамлета. Мы не булемъ уже входить въ подроб- одного м'еста - клятвы на мечъ, которое опять ности и только укажемъ на тё места, которыя вышло несовсемъ удачно, быль полнымъ торжевъ этомъ второмъ представлении выдались совер- ствомъ не Мочалова, но сценическаго искусства шеннъе, нежели въ первомъ. Весь первый актъ въ лицъ Мочалова. Надобно прибавить къ этому, быль превосходень, и зайсь мы особенно полжны что, по единодушному согласію и враговь, и друуказать на двѣ сцены — первую, когда Гораціо зей таланта Мочалова, у него есть ужасный для извъщаетъ Гамлета о явленіи тъни его отца, и актера недостатокъ: утрированные и иногда тривторую — разговоръ Гамлета съ тънью. Невоз- віальные жесты. Но въ Гамлеть они у него исможно выразить всей полноты и гармоніи этого чезли, и если въ первомъ представленіи они аккорда, состоявшаго изъ безконечной грусти и промелькивали изрѣдка, особенно въ несчастной безконечнаго страданія всяждствіе безконечной сцень съ могильщиками, то во второмъ даже любви къ отцу, который издаваль собой голосъ ядовитый и проницательный взглядъ зависти не Мочалова, этотъ дивный инструментъ, на кото- подглядёль бы ничего, сколько-нибудь похожаго ромъ онъ по вол'в беретъ вс'в ноты челов'вческихъ на непріятный жестъ. Напротивъ, вс'в его двичувствованій и ощущеній, самыхъ разнообраз- женія были благородны и граціозны въ высшей ныхъ, самыхъ противоположныхъ; невозможно, степени, потому что они были выраженіемъ двиговоримъ мы, дать и приблизительнаго понятія женій души его, слёдовательно необходимы, а

души зрителей, когда онъ, въ грустной сосредото- вполнъ отъ перваго слова до послъдняго и только ченной задумчивости, говорилъ Гораціо: «Пругъ! тёмъ отличался отъ перваго представленія, что Мнѣ кажется, еще отца я вижу», и наконецъ когда былъ еще глубже, еще сосредоточеннѣе и гораздо

То же должны мы сказать и о третьемъ актъ. лаетъ вопросы: «Онъ былъ угрюмъ?» — «И блё- Сцена во время представленія комедін отличаденъ?». Потомъ мы слышали эту же гармонію лась большей силой въ первомъ представленіи, любви, страждущей за свой предметъ, въ сценѣ но во второмъ она отличалась большей истиной. съ тёнью, въ этихъ словахъ: «Увы, отецъ мой!» — потому что ея сила умёрялась чувствомъ грусти, вследствіе сознанія своей слабости, что должно составлять главный оттёнокъ характера Гамлета. Макабрской плиски торжествующаго отчая-

нія уже не было; но хохоть быль не менье ума- плечами, въ хватанін за шпагу при словахь о сент. Спена съ матерью была повтореніемъ пер- мщеніи и убійств'ь, и тому полобномъ снова восваго представленія, но только по совершенству, кресли. Но при всемъ томъ справелливость треа не по манеръ исполнения. Даже она была вы- буетъ замътить, что еслибы мы не видъли двухъ полнена еще лучше, потому что въ ней былъ первыхъ представленій, то были бы очарованы и лучше вылержанъ переходъ отъ грозныхъ увь- восхищены этимъ третьимъ, какъ то и было со шаній судьи къ мольбамъ сыновней ніжности, и многими, особенно не видівшими второго. Но мы СТИХИ-

И если хочешь Благословенія пебесъ, скажи мий-Приду къ тебъ просить благословенья!

были въ устахъ Мочалова рыдающей музыкой любви... Такъ же выдались и отдёлились стихи-

Убійна.

FV\*

Злодей, рабъ, шуть въ короне, воръ. Укравшій жизнь и братнюю корону Тихонько утащившій подъ полой, Бродяга...

Всв эти ругательства ожесточеннаго неголованія были имъ произнесены со взоромъ, отвращеннымъ отъ матери, и голосомъ, походивили ъ на бъщеное рыданіе. Стоная, слушали мы ихъ: такъ велика была гнетущая душу села выраженія ихъ... И такъ-то шло целое представленіе. Впрочемъ изъ него должно выключить монологъ: «Быть или не быть» и несчастную сцену съ мотильшиками. Мы уже говорили, что стихи-

Но я любиль ее, какъ сорокъ тысячь братьевъ .Іюбить не могутъ!

уже не повторялись такъ, какъ были они произли, что для генія Мочалова вътъ границъ...

лета». Та же трудность доставать билеты и то денной спектакль всегда производить на душу есть можеть быть единственный въ Европ'ь та- нежели дурно, т. е. сильных в мъсть было больше, данть для роли Гамлета, есть драгоценное со- нежели слабыхь, и даже промелькивала какая-то кровище творческаго генія, не лінится ходить общность въ его игрів, которая напоминала ло съ себя пыль, которая скрывала его луче- актъ- и Мочаловъ возсталъ, и въ этомъ возстастоявшія въ хлонаньи по бокамъ, въ пожиманін долго качаль ею съ выраженіемъ нестерпимой

уже сдёлались слишкомъ требовательными, и это не наша, а Мочалова вина...

Февраля 10 было четвертое представление Гамлета, о которомъ мы можемъ сказать только то, что оно показалось намъ еще неудовлетворительнъе третьяго, хотя попрежнему въ немъ были моменты высокаго, только одному Мочалову свойственнаго, вдохновенія; хотя оно видівшихъ «Гамлета» въ первый разъ и приводило въ восторгъ; хотя публика была такъ-же многочисленна, какъ и въ первыя представленія, и хотя наконецъ Мочаловъ и быль ява или три раза вызванъ по окончаній спектакля.

На представленіи 14 февраля мы не были. Шфтое представление было 23 февраля. Воже мой! шесть представленій впродолженіе какогонибудь мёсяца съ тремя днями... да тутъ хоть какое вдохновение такъ ослабъетъ!...

Мы начали бояться за судьбу «Гамлета» на московской сцень; мы начали думать, что Мочалову вздумалось уже опочить на своихъ лаврахъ... И онъ точно заснулъ на нихъ, но наконецъ проснулся, и какъ проснулся... Безъ надежды пошли мы въ театръ, но вышли изъ него несены въ первое представление. Исключая это, съ новыми надеждами, которыя были еще все остальное было выше всякаго возможнаго смёлёе прежнихъ... Дёло было на масляной, представленія совершенства; но посл'є мы узна- спектакль давался по утру; публики было немного въ сравнения съ прежними представленія-Февраля 4 было третье представление «Гам- ми, хотя и все еще много. Извъстно, что же многолюдство въ театръ, какъ и въ первыя непріятное впечатльніе-точь-въ-точь какъ предва представленія, показали, что московская красная дівушка поутру послі бала, кончившапублика, зная, что въ двухъ шагахъ отъ нея гося въ 6 часовъ. Два акта шли более хорошо, видёть это сокровище, какъ скоро оно стряхну- первое представленіе. Наконецъ начался третій зарный блескъ отъ ея глазъ. Съ упоеніемъ вос- ніи быль выше, нежели въ первыя два предстаторга смотрёли мы на эту многолюдную толпу и съ вленія. Этотъ третій актъ быль выполненъ имъ замираніемъ сердца ожидали повторенія тёхъ ровно отъ перваго слова до послёдняго и, будучи чудесь, которыя казались намъ какимъ-то вол- проникнуть ужасающей силой, отличался въ тошебнымъ сномъ; но на этотъ разъ наше ожида- же время и величайшей истиной: мы увидёли шекніе было обмануто. Въ нгрф Мочалова были спировскаго Гамлета, возсозданнаго великимъ акмъста превосходныя, великія, но цёлой роли не теромъ. Не будемъ входить въ подробности, но было. Мы почитали себя вправъ надъяться еще укажемь только на два мъста. Послъ предстабольшей полноты и ровности, которыхъ однахъ вленія комедіи, когда смущенный король уходить не доставало для полнаго усп'яза первыхъ двухъ съ придворными со сцены, Мочаловъ уже не вскапредставленій, потому что даже и во второмъ, кивалъ со скамесчки, на которой сидёлъ, подле какъ мы уже замътили, пропалъ монологъ креселъ Офеліи. Изъ пятаго ряда креселъ уви-«Выть или не быть» и не хорошо была сыграна дёли мы такъ ясно, какъ будто на шагъ разсцена съ могильщиками, но именно этого-то и не стоянія отъ себя, что лицо его посинёло, какъ увидёли. Скажемъ болю: старыя замашки, со- море предъ бурей: опустивъ голову внизъ, онъ Король?»

Слова: «Что? не знаю» — Мочаловъпроговорилъ хохотъ!.. тономъ человека, въ голове котораго вдругъ а на сценъ Петровскаго театра!..

По окончаніи третьяго акта Мочаловъ быль убійствъ и тому подобномъ. вызванъ публикой и предсталъ предъ нее торжеистиннаго художника!.. Остальные два акта были указаніемъ на немногія м'єста. играны прекрасно; даже въ несчастной сценв откнжеди эшеук.

неудачно: мы узнали Мочалова только въ двухъ мить его о явлении тени, такъ же превосходно,

муки луха, и изъ его груди вылетъло пъсколько сценахъ, въ которыхъ онъ, можно сказать, проглухахъ стоновъ, походившихъ на рыканіе льва, сыпался, и которыя поэтому рѣзко отпелялись который, попавшись въ тенета и виля безполез- отъ пелаго выполненія роди. Игравши два акта ность своихъ усилій къ освобожденію, глухимъ и на хорошо, ни дурно, что хуже, нежели положитихимъ ревомъ отчаянія изъявляеть невольную тельно дурно, онъ такъ превосходно сыграль спену нокорность своей бълственной сульбъ... Опъне- съ Офеліей, что мы не знаемъ, которому изъ всъхъ нъло собрание, и нъсколько мгновений въ огром- представлений «Гамлета» должно отдать преимуномъ амфитеатръ ничего не было слышно, кромъ щество въ этомъ отношении. Другая сцена, преиспуганнаго молчанія, которое вдругь прервалось восходно вмъ сыгранная, была сцепа во время кликами и рукоплесканізми... Въ самомъ дёль, комедін, и мы никогда не забудемъ этого шутлиэто было дивное явленіе: туть мы увидели Гам- ваго тона, оть котораго у нась морозь прошель лета уже не торжествующаго отъ своего ужас- по тёлу и волосы встали дыбомъ, и съ которымъ наго открытія, какъ въ первое представленіе, но онъ сперва проговорилъ: «Стало быть можно наподавленнаго, убитаго очевидностью того, что деяться на полгода людской памяти, а тамънедавно его мучило, какъ полозрвние, и въ чемъ все равно, что человвкъ, что овечка», а нотомъ онъ, пеной своей жизни и крови, желал бы пропель: «Схоронили, позабыли!» — Равнымъ разубълиться... Потомъ въ сценъ съ матерью, образомъ мы никогда не забудемъ и мъста предъ которая вся была выдержана превосходивницивь уходомъ короля со сцены. Обращаясь къ нему образомъ, онъ въ это представление бросилъ вне- съ словами, Мочаловъ два или три раза сидился запный свёть, озарившій одно мёсто въ Шекспи- поднять руку, которая противъ его воли упадала ръ, которое было непонятно, по крайней мъръ снова; наконецъ эта рука засверкала въ воздухъ, тля насъ. Когда онъ убилъ Полонія, и когда его и задыхающимся голосомъ, съ судорожнымъ усимать говорить ему: «Ахъ, что ты следаль, ліемъ проговориль онъ монологь: «Онъ отрасынъ мой!» опъ отвъчаль ей: «Что? не знаю. вляеть его, пока тоть спаль въ саду», и проч-Послѣ этого какъ понятенъ былъ его неистовый

Осенью, 26 сентября, мы въ седьной разъ блеснула пріятная для него мысль, по который увидёли Гамлета; но едва могли высидёть три еще не смѣстъ ей повърить, боясь обмануться. акта, и только по уходѣ короля со сцены были Но слово «король?» онъ выговорилъ съ какой-то вознаграждены Мочаловымъ за наше самоотвердикой радостью, сверкнувъ глазами и порывисто женіе, съ какимъ мы такъ долго дожилались отъ бросившись къ мъсту убійства... Въдный Гам- него хоть одной минуты полнаго вдохновенія. летъ! мы поняли твою радость: тебф показалось, Грфхъ сказать, чтобы и въдругихъ мфстахъ роли что твой полвигъ уже свершенъ, свершенъ не- у Мочалова не проблескивало чего-то похожаго чаянно: сама судьба, сжалившись надъ тобой, на вдохновение, но онъ всякий такой разъ какъ помогда тебф стряхнуть съ шен эту ужасную тя- будто спфшиль разрушить произведенное имъ гость... И после этого какъ понятны были для прекрасное висчатление какимъ-нибудь утриронасъ ругательства Гамлета налъ тъломъ Поло- ваннымъ и натянутымъ жестомъ, такъ много понія: — «А ты, глупець, дуракь, болвань! Прости хожимь на фарсь. Въ числё такихъ непріятныхъ меня», и проч... О, Мочаловъ уметъ объяснить, жестовъ насъ особенно оскорбляли два: хлопанье н кто хочетъ понять шекспирова Гамлета, тотъ по лбу и головъ при всякомъ словъ объ умъ, изучай его не въ книгахъ и не въ аудиторіяхъ, сумасшествін и подобномъ тому, и потомъ хватанье за шпагу при каждомъ словъ о мщенім,

Ноября 2 было восьмое представление «Гамствующій, побѣлоносный, съ сіяющимъ ли- лета»; но мы его не виділи, и послі очень жапомъ. Мы видъли, что эта минута была для него лели объ этомъ, потому что, какъ мы слышали, высока и священна, и мы поняли великаго арти- Мочаловъ игралъ прекрасно. Наконецъ мы увиста: публика нарушила для него обыкновение дёли его въ роли Гамлета въ девятый разъ, и вызывать актера только послё послёдняго акта еслибы захотёлк дать полный и подробный отпьесы, а онъ сознаваль, что это было не сни- четь объ этомъ девятомъ представлении, то наша схожденіе, а должная дань заслугі; онъ видівль, статья вибісто того, чтобы приближаться къ концу, что эта толпа понимаетъ его и сочувствуетъ ему — только началась бы еще настоящимъ образомъ. высшая награда, какая только можеть быть для Но мы ограничимся общей характеристикой и

Никогда Мочаловъ не игралъ Гамлета такъ съ могильщиками Мочаловъ былъ несравненно истинно, какъ въ этотъ разъ. Невозможно върнъе ни постигнуть идеи Гамлета, ни выполнить Весной, априля 27, мы увидили Гамлета въ ее. Ежели бы на этотъ разъ онъ сыгралъ сцену шестой разъ. Но это представление было очень съ Горацио и Марцеллисмъ, пришедшими увъдожолчнаго негодованія, ни болізненнаго ожесто- себя передъ человіжомъ. ченія, но преобладало наль всёмь этимь. Повторяемъ, Мочаловъ вполнъ постигъ тайну харак- грустную сосредоточенность, съ какой онъ издътера Гамлета и вполне передаль ее своимь зри- вался надъ Полоніемь, заставляя его говорить, телямъ; вотъ общая характеристика его игры что облако похоже и на верблюда, и на хорька, въ это левятое представление.

поразнимихъ насъ въ это последнее представле- смотрель на стараго придворнаго. Следующій заніе. Когла тэнь говорила свой последній и боль- темъ монологь «Теперь насталь волшебный ночи шой монологъ, Мочаловъ весь превратился въ часъ» и т. д. никогда не былъ произнесенъ имъ слухъ и вниманіе и какъ бы окаментль въ одномъ съ такимъ невтроятнымъ превосходствомъ, какъ ужасающемъ положенія, въ которомъ оставался въ это представленіе. Говоря его, онъ озирался нъсколько мгновеній и по уходъ тъни, продолжая кругомъ себя съ ужасомъ, какъ бы ожидая, что смотръть на то мъсто, гдъ она стояла. Слъдую- страшилища могиль и ада сейчасъ бросятся къ щій за этимъ монологъ онъ почти всегда произ- нему и растерзають его, и этотъ ужасъ, говоря носиль вдехновенно, но только съ силой, которая выражениемъ Шекспира, готовъ быль вырвать у была не въ характеръ Гамлета; на этотъ разъ него оба глаза, какъ двъ звъзды, и, распрямивъ

О небо! и земля! и что еще? Или и самый адъ призвать я долженъ?

онъ произнесъ тихо, тономъ человѣка, который потерялся, и съ недоумъніемъ смотря кругомъ себя. Во всемъ остальномъ, несмотря на вст измъ- яснение. -- Мы стонали, слушая все это, потому ненія голоса и тона, онъ сохранилъ характеръ что наше наслажденіе было мучительно... И такъчеловъка, который спаль и быль разбужень гро- то шель весь этоть третій акть. По окончаніи мовымъ ударомъ.

Весь второй актъ былъ чудомъ совершенства, торжествомъ сценическаго искусства. Третій актъ человѣкъ, между которымъ и нами нѣтъ никабылъ въ этомъ отношени продолжениемъ второго, кого посредствующаго орудія, неть электрическано такъ какъ онъ по быстротт своего дъйствія, го кондуктора, а между тъмъ мы испытываемъ по безпрестанно возрастающему интересу, по на себъ его вліяніе; какъ какой-нибудь чародій, сильнъйшему развитію страсти производить двой- онъ томить, мучить, восторгаеть, по своей воль, ног, тройное, въ сравнени съ прочими актами, нашу душу — и наша душа безсильна противувпечатленіе, то естественно, игра Мочалова по- стать его магнетическому обаянію... Отчего это? казалась намъ еще превосходнее. По уходе короля со сцены онъ, какъ и въ шестомъ представленіи не вставаль со скамеечки, но только повель кругомъ глазами, изъ которыхъ вылетъла открытія, но подавленный его тяжестью \*)... Къ

какъ во второе представление, и еслибы въ его числу такихъ же видныхъ мъстъ этого предстаотвётахъ тёни слышалась та-же небесная музыка вденія принадлежить монологь, который говостраждущей любви, какую слышали мы во вто- ригь Гамлеть Гильденштерну, когда тоть откарое же представление: еслибы онъ лучше выдер- задся играть на флейт по неумбнию: «Теперь жаль свою роль при клятвь на мечь и монологь суди самь: за кого же ты меня принимаешь? Ты «Выть или не быть»; еслибы въ сценъ съ мо- хочешь играть на душъ моей, а вотъ не умъещь гильшиками онъ быль такъ же чулесень, какъ сыграть даже чего-нибудь на этой дудкв. Развъ во всемъ остальномъ, и еслибы въ сценъ на мо- я хуже, простъе, нежели эта флейта? Считай мегиль Офеліи стихи — «Но я любиль ее, какъ со- ня, чёмь тебе угодно — ты можешь мучить меня, рокъ тысячъ братьевъ любить не могутъ» были но не играть мной». Прежде Мочаловъ произнопроизнесены имъ такъ же вдохновенно, какъ въ силъ этотъ монологъ съ энергіей, съ чувствомъ первое представленіе, то онъ показаль бы намъ глубокаго, могучаго негодованія; но въ этоть разъ крайніе предёлы сценическаго искусства, послёд- онъ произнесь его тихимъ голосомъ укора... онъ нее и возможное проявление сценического генія. задыхался... онъ готовъ былъ зарыдать... Въ его Почти съ самаго начала замѣтили мы, что харак- словахъ отзывалось уже не оскорбленное достотеръ его игры значительно разнится отъ первыхъ инство, а страдание отъ того, что подобный ему представленій: чувство грусти вся вдетвіе созна- челов вка, его собрать по челов вчеству, такъ нія своей слабости не заглушало въ немъ ни пошло понемаетъ его, такъ гнусно выказываетъ

Тшетно было бы всякое усиліе выразить ту и на кита, и лать понятие о томъ глубоко-зна-Теперь о накоторыхъ подробностяхъ, особенно чительномъ взглядъ, съ которымъ онъ молча поего густыя кудри, поставиль отдёльно каждый волосъ, какъ щетину гнѣвнаго дикобраза... Таковъ же быль и его переходъ отъ этого выраженія ужаса къ воспоминанію о матери, съ которой онъ долженъ былъ им тъ ртшительное объего Мочаловъ былъ вызванъ.

Воже мой! думали мы: вотъ ходитъ по сценъ -На этотъ вопросъ одинъ отвътъ: для духа не

<sup>\*)</sup> Въ представленін 10 февраля Мочаловъ изумиль насъ новымъ чудомъ въ этомъ мъсть своей Воть чті значить вдохновеніе!

роли: когда король всталь въсмущения, онъ только поглядьть ему вследь съ безумно-дикой улыбкой и, безъ хохота, тотчасъ началъ читать стихи: «Оленя молнія... Дивное мгновеніе!.. Здісь опять быль ранили стрілой». Говоря съ Гораціо о смущеніи ковиденъ Гамлетъ, не торжествующій отъ своего роля, онъ опять не хохогаль, но только съ дикимъ. неистовымъ выражениемъ закричалъ: «Эй, музыкан-товъ сюда, флейщиковъ!» Какая неистощимость въ средствахъ! Какое разнообразіе въ манеръ игры!

торые онъ не можетъ не отозваться...

на этотъ разъ никто изъ зрителей, рѣшительно даніе. никто, не всталь съ мъста до опущенія занавъса комъ къ разъйзду изъ театра.

первомъ дъйствии и потомъ значительная часть изучение. второго акта были для публики полнымъ наслажется ръшительно несправедливымъ. Можетъ

нужно пругихъ посредствующихъ проводниковъ, Шенкинъ показалъ намъ Полонія такимъ, какром'я интересовъ этого же самаго духа, на ко- ковъ онъ есть въ перевод Полевого. Но мы и обвинение на переволчика почитаемъ несправел-Спена въ четвертомъ актъ съ Розенкранцемъ ливымъ: Полоній точно забавникъ, если не шутъбыла выполнена Мочаловымъ лучше нежели ко- старичокъ, по старому шутившій, сколько для гла-нибуль, хотя она и не одинъ разъ была вы- своихъ пѣлей, столько и по склонности, и для полняема съ невыраземымъ совершенствомъ, и насъ образъ Полонія слидся съ диномъ Шенкизаключение ея: «Внередъ лисицы, а собака за на такъ же, какъ образъ Гамлета слился съ линими» было произнесено такимъ тономъ и съта- цомъ Мочалова. Если наша публика не опенила кимъ лвиженјемъ, о которыхъ невозможно лать вполн'в игры Шепкина въ роли Полонія, то этони мал'яйшаго понятія. Такова же была и сл'ь- му лв'я причины: первая—ея вниманіе было все лующая спена съ королемъ: такъ же совершенно поглошено ролью Гамдета: вторая — она вилела быль проговорень и большой монологь: «Какъ въ игрѣ Щепкина только смѣшное и комическое, все противъ меня возстало», и пр. Пятий актъ а не развитіе характера, выполненіе котораго шель гораздо лучше, нежели во все предшество- было торжествомъ сценического искусства. Здесь вавшія представленія. Хотя въ сцен'є съ могиль- кстати зам'єтимь, что большинство нашей публики щиками отъ Мочалова и можно бъ было желать еще не довольно подготовлено своимъ образовабольшаго совершенства, но она была по край- ніемъ для комедіи: оно непремѣнео хочеть хохоней мара не испорчена имъ. Все остальное, за тать, завиди на сцена Шенкина, хотя бы это исключеніемъ однако монодога на могиль Офеліи. было въ роли Шейлока, которая вся проникнута о которомъ мы уже говорили, было выполнено глубокой, міровой мыслью и нер'адко становитъ имъ съ неполражаемымъ совершенствомъ ло по- лыбомъ волосы врителя отъ ужаса, или въ роли следняго слова. И должно еще заметить, что матроса, которая пробуждаеть не смехь, а ры-

Кром' Шепкина, должно еще упомянуть и (за которымъ последовалъ двукратный вызовъ), объ Ордовой, играющей родь Офедіи. Въ пертогда какъ во вск прежнія представленія начало выхъ двухъ актахъ она играетъ болже, нежели дуэди всегда было для публики какимъ-то зна- неудовлетворительно: она не можетъ ни войти въ сферу Офеліи, ни понять безконечной простоты Чтобы дополнить нашу исторію шекспирова своей роди, и потому безпрестанно переходить изъ «Гамлета» на московской сцень, скажемь нь- манерности вы надутость. Но это совсымь не отсколько словъ о ходъ пълой пьесы. Извъстно того, чтобы у нея не было ни таданта, ни чуввсемь, что у насъ идти въ театръ смотреть дра- ства, а отъ дурной манеры игры, вследствіе ложму значить - илти смотрёть Мочалова; такъ же наго понятія о драме, какъ о чемъ-то такомъ, какъ идти въ театръ для комедіи значитъ Въ чемъ ходули и неестественность составляютъ идти въ него для Щенкина. Впрочемъ для ко- главное. Мы потому и решились сказать Ормедін у насъ еще есть, хотя и второстепенные, ловой правду, что видимъ въ ней талантъ и но все-таки весьма примечательные таланты, чувство. Четвертый акть обязань одной ей свокакъ-то Рапина, Живокини, Орловъ; но для имъ успахомъ. Она говоритъ тутъ просто, естедрамы у насъ только одинъ талантъ, следова- ственно и поетъ более нежели превосходно, потельно, какъ скоро въ томъ или другомъ явле- тову что въ этомъ пеніи отзывается не искуснін пьесы Мочалова н'єть, то публика очень за- ство, а душа... Въ самомъ д'єд'є, ея рыданіе, съ конно можетъ заняться на эти минуты частными которымъ она, закрывъ глаза руками, произноразговорами или найти себъ другой способъ раз- ситъ стихъ: «Я шутилъ, въдь я шутилъ» такъ влеченія. Но «Гамлету» въ этомъ отношеніи по- чудно сливается съ музыкой, что нельзя ни слысчастливилось несколько передъ другими пьеса- шать, ни видёть этого безъ живейшаго восторгами. Во-первыхъ, роль Полонія выполняется Щеп- Съ прекрасной наружностью Орловой и ея кинымъ, котораго одно имя есть уже втрное ру- чувствомъ, которое такъ ярко проблескиваетъ въ чательство за превосходное исполнение. И въ са- четвертомъ актъ, ей можно образовать изъ себя момъ дёлё, цёлая половина второго явленія въ хорошую драматическую актрису-нужно только

Безподобно выполняеть Орловъ роль могильжденіемъ, хотя въ нихъ и не было Мочалова; не щика: естественность его игры такъ увлекательговоримъ уже о той сценъ во второмъ актъ, гдъ на, что забываещь актера и видещь могильщикаоба эти артиста играютъ витстт. Нткоторые не- Такъ же хорошъ въ роли другого могильщика довольны Щенкинымъ за то, что онъ предста- Степановъ, и намъ очень досадно, что мы не вивлялъ Полонія нісколько придворнымь забав- діли его въ ней въ послідній разъ. Очень неникомъ, если не шутомъ. Намъ это обвинение ка- дуренътакже Волковъ, играющий роль комедианта.

Самаринъ могъ бы хорошо выполнить роль Лабыть въ этомъ случав погрвшилъ переводчикъ, ерта, еслибы слабая грудь и слабый голосъ поздавши характеру Полонія такой оттінокъ, но воляли ему это, почему онъ, будучи очень хорошъ

въ роли Кассіо, не требующей громкаго голоса, играя ею, говорилъ: «Эта ручка очень нъжна,

скаго «Отелло» и даль работу Мочалову.

явленія на сцену мы не могли узнать его; это каль молніями и заговориль бурями. «Сь ней?... всь роди! И это обвинение было справедливо, но на поль въ судорогахъ... только до техъ поръ, пока Мочаловъ не игралъ Следующая сцена, въ которой Отелло подслуролей, созданныхъ Шекспиромъ.

всего себя, быль совершенно потерянь. Въ тре- смерть я изобръту для него, Яго?»—эти слова тьемъ акта начались проблески и вспышки вдох- въ устахъ Мочалова не произвели никакого впеновенія, и въ сцень съ платкомъ нашъ Отелло чатлівнія, и онъ самъ сознается, что они инкогда быль ужасень. Монологь, въ которомь онь про- не удавались ему, хотя онь и понималь ихъ глущается съ войной и со всёмъ, что составляло бокое значение. Исключая это м'ясто, все остальпоэзію и блаженство его жизни, быль потерянь ное, до посл'ядняго слова, было болье нежели совершенио. И это очень естественио: этотъ моно- превосходно — было совершенио. Еслибы игра логъ непремфино долженъ быть переведенъ сти- Мочалова не проникалась этой эстетической, хами: въ прозфиле онъ отзывается громкой фра- творческой жизнью, которая сиягчаетъ и презой. «О, крови, Яго, крови!» было произнесено ображаеть дъйствительность, отнимая ея конечтакже неудачно; но въ четвертой сценъ третьяго ность, то, признаемся, немного нашлось бы охотакта Мочаловъ былъ превосходенъ, и мы не мо- никовъ смотръть ее, и посмотря, немногіе могли жемъ безъ содраганія ужаса вспомнять этого бы надвяться на спокойный сонъ. Не говорнять

въ роли Лаерта елва сносенъ. Синьора. Это признакъ злоровья и страстнаго Итакъ, вотъ мы уже и у берега; мы все ска- сердца, телосложения горячаго и сильнаго! Эта зали о представленіяхь «Гамлета» на московской рука говорить мив, что для тебя необходимо спенф. но еще не все сказали о Мочаловф. а онъ лишение свободы, да... потому что туть есгь юный составляеть главнъйшій предметь нашей статьи. и пылкій демонь, который непрестанно воличется. И потому кстати или не кстати. — но мы еще ска- Вотъ откровенная ручка, лобренькая ручка!» жемъ несколько словъ о представленіи «Отелло», и пр. Последніе два акта были подномь торжекоторое мы видъли декабря 9, т. е. черезъ не- ствомъ искусства: мы видъли передъ собой Отелло, дълю послъ послъдняго представленія «Гамлета», великаго Отелло, душу могучую и глубокую, душу, Надобно зам'ятить, что это было посл'яднее изъ которей и блаженство, и страдание проявляются трехъ представленій «Отелло», и что въ этой въ разифрахъ громадныхъ, безиредвльныхъ, и это пьесь Мочаловъ совершенно одинъ, потому что, черное лицо, выглиувшееся, искаженное отъ мукъ, исключая только Самарина, очень недурно играв- выносимыхъ только для Отелло, этотъ голосъ шаго родь Кассіо, всв прочія дида какъ бы на- глухой и ужисно-спокойный, эта царственнам перерывь старались играть хуже. Самая пьеса, поступь и величественныя манеры великаго челокакъ известно, переведена съ подлинника про- века глубоко врезались въ нашу память и созой: но во всякомъ случав благоларность пере- ставили одно изъ дучшихъ сокровншъ, храняводчику: онъ согналъ со сцены глупаго дюсисов- щихся въ ней. Ужасно было мгновеніе, когда, «томиный не здёшней мукой» и превозмогаемый И Мочаловъ работалъ чудесно. Съ цервато по- адской страстью, нашъ великій Отелло засвербыль уже не Гамлеть, принць датскій, - это быль на ен ложь... съ ней... возль нея... на ен ложь?... Отелло, мавръ африканскій. Его черное лицо Если это клевета!... О. позоръ!... Платокъ!... его спокойно, но это спокойствие обманчиво: при ма- признания! Платокъ!... вымучить у него признание лътшей тъни человъка, промелькнувшей мемо и повъсить его за преступление... Нътъ, прежде его, оно готово вспыхнуть подозрениемъ и задушить, а потомъ... О, заставить его пригивомъ. Еслибы провинціаль, видвешій Мочало- знаться... Я весь дрожу... Нать, страсть не ва только въ роди Гамлета, увидъдъ его въ могла бы такъ завладъть природой, такъ сжать Отелло, то ему было бы трудно увърнться, что ее, еслибы внутренній голось не говориль мив это тоть же самый Мочаловь, а не другой со- о ея преступления. Нать! это не слова изманяють всёмъ актеръ: такъ умёстъ перемёнять и свой меня... Ея глаза, ея уста?... Возможно-ли?...» видъ, и лицо, и голосъ, и манеры, по свойству И потомъ, наклонившись къ землъ, какъ бы играемой имь роли, этотъ артистъ, на котораго видя передъ собой преступную Лездемону, задыглавная нападка состояла именно въ субъектив- кающимся голосомъ проговориль онъ: «приности и одноманерности, съ которыми онъ играетъ знайся!... Платокъ!... о демонъ!...» и грянулся

шиваеть разговоръ Кассіо съ Яго и Біанкой, Мы не будемъ распространяться о представле- шла неудачно отъ ея постановки, потому что пін «Отелло», но постараемся только выразить Отелло стояль какъ-то въ тёни и вдалек'є отъ впечатленіе, произведенное имъ на насъ. Первый зрителей, и его голось не могъ быть слышень. и второй акты шли довольно сухо; знаменитый Слова, которыя говорить Отелло Яго по удалении монологъ, въ которомъ Отелло, разсказывая о Кассіо и въ которыхъ видно ужасное спокойствіе начал'я любви къ нему Дезделоны, высказываетъ могучей души, решившейся на мщеніе: «Какую выраженія въ лиць, этого тихаго голоса, отзы- уже объ игрь и голось-одного лица достаточно. ваншагося гробовымъ спокойствіемъ, съ какима чтобы заставить вздрагивать во сий и младенца, онь, взявши руку Дездемоны и какъ бы шутя и и старца. Это мы говоримъ о прителяхъ-что

потрясенную и взволнованную лушу? — о, онъ то, что значительную и посладнюю часть четверлоджень бы умереть на другой же день послё таго акта Отелло скрывается отъ вниманія зрипредставленія! Но онъ живъ и здоровъ, а зри- телей, по опущеніи занавъса публика вызвала тели всегла готовы снова видеть его въ этой Мочалова: такъ глубоко потрясъ ее этотъ четроли. Отчего же это? Оттого, что искусство есть вертый актъ... воспроизвеление пъйствительности, а не списокъ къ представленію.

ситъ его, чтобы онъ воротилъ свою жену, кото- хранится въ ея неиспытанной глубинв... рую прогналь отъ себя съ проклятіями --- мучи- Тщетны были бы всё усилія передать его тельная, страждущая любовь противъ его воли споръ съ Эмиліей о невинности Дездемоны: велиотозвалась въ его болъзненномъ воплъ, съ кото- кому живописцу эта сцена послужила бы нерымъ онъ произнесъ: «Синьора!».

акта леденитъ душу ужасомъ; но, несмотря на истины, онъ модчалъ; но судорожныя движенія ровность игры, которой характеръ составляло его лица, но потухающій и всимхивающій огонь высшее и возможное совершенство, въ ней отдъ- его мрачныхъ взоровъ говорили много, много, и лились три мъста, которыя до дна потрясли души это была самая дивная драма безъ словъ... Позрителей, - это вопросъ: «Что ты сдълала?», во- слъдній монологь, гдъ выходить наружу все вепросъ, сказанный тихимъ голосомъ, но раздав- личіе души Отелло, этого великаго младенца, гдф шійся въ слух в зрителей ударомъ грома; потомъ: открывается единственный возможный для него ни встречается -- останавливается и углубляется спокойно, какъ лечь спать после утомительных в въ недра земныя, только чтобъ ничего не трудовъ безпокойнаго дня, этотъ монологъ въ знать»... и наконецъ: «Ну, если такъ, то я устахъ Мочалова былъ последней гранью искус-

же онъ, этотъ актеръ, который своей игрой деле- маль тебя за ту развратную венеціанку, котонилъ и мучилъ столько душъ, слившихся въ одну рая вышла замужъ за Отелло!» - Несмотря на

Пятый быль вённомъ игры Мочалова: туть съ нея; оттого, что искусство въ нёсколькихъ уже не пропала ни одна черта, ни одинъ оттівминутахъ сосредоточиваетъ пъдую жизнь, а жизнь нокъ, но все было выполнено съ ужасающей можеть казаться ужасной только въ отрывкахъ, отчетливостью. Опепеневъ отъ ужаса, едва въ которыхъ не вилно ни конца, ни начала, ни дыша, смотреди мы, какъ африканскій тигръ цъли, ни значенія, а въ цъломъ она прекрасна душилъ подушкой Дездемону; съ замираніемъ и велика... Искусство освобождаетъ насъ отъ сердца, готоваго разорваться отъ муки, виконечной субъективности и нашу собственную дёли мы, какъ бродиль онъ вокругь постели жизнь, отъ которой мы такъ часто плачемъ по своей жертвы, съ дикимъ, безумнымъ взоромъ, своей близорукости и частности, дёлаетъ объ- опираясь рукой на стёну, чтобъ не согну-ектомъ нашего знанія, а слёдовательно и бла- лись его дрожащія колёна. Его магнетическій женства. И вотъ почему вильть страшную поги- взоръ безпрестанно обращался на трупъ, и когла бель невинной Дездемоны и страшное заблужде- онъ услышалъ стукъ у двери и голосъ Эмиліи, ніе великаго Отелло совс'ямь не то, что вид'ять то въ его глазахъ, нер'яшительно переходившихъ въ дъйствительности казнь, нытку или тому отъ кровати къ двери, мелькала какая-то глуподобное. Поэтому же для актера сладки его боко затаенная мысль: намъ показалось, что мученія, и мы понимаемъ, какое блаженство про- этому великому ребенку жаль было своей милой никаеть въ душу этого человъка, когда, почув- Дездемоны, что онъ ждаль чуда воскресенія... ствовавъ влохновение, онъ по восторженнымъ И когда вошла Эмилія и воскликнула: «О, кто плескамъ толпы узнаетъ, что искра, загоръвшаяся сдёлалъ это убійство?», и когда умирающая въ его дух'в, разлет'влась по этой толи в тыся- Дездемона, стоная, проговорила: «Никто-я сама. чами искръ и вспыхнула пожаромъ... А между Прощай. Оправдай меня передъ моимъ милымъ тъмъ онъ страдаетъ, но эти страданія для него супругомъ» — тогда Отедло подошелъ къ Эмиліи сладостите всякаго блаженства... Но обратимся и, какъ бы обнявши ее черезъ плечо одной рукой и наклонившись къ ея лицу, съ полоумнымъ Сцена Отелло съ Дездемоной и Людовикомъ взоромъ и тихимъ голосомъ, сказалъ ей: «Ты была ужасна: принявши отъ последняго бумагу слышала, вёдь она сказала, что она сама... а не венеціанскаго сената, онъ читаль ее или силился я убиль ее». - «Да, это правда; она сказала», показать, что читаеть, но его глаза читали дру- отвъчаеть Эмилія. «Она обманщица; она добыча гія строки, его лицо говорило о другомъ, ужас- адскаго пламени», продолжаетъ Отелло и, дико номъ чтеніи... Невозможно передать того ужас- и тихо захохотавши, оканчиваетъ: «Я убилъ наго голоса и движенія, съ которыми, на слова ее!» — О, это было однимъ изъ такихъ мгновеній, Дездемоны: «милый, Отелло», Молчановъ вскри- которыя сосредоточиваютъ въ себф въка жизни, чалъ «демонъ!» и ударилъ ее по лицу бумагой; и изъ которыхъ и одного достаточно, чтоби удокоторую до этой минуты судорожно мяль въ стов риться, что жизнь челов ческая глубока, своихъ рукахъ. И потомъ, когда Людовико про- какъ океанъ неисходный, и что много чудесъ

исчерпаемымъ источникомъ вдохновенія. Когда Одно воспоминаніе о второй сцен'я четвертаго для Отелло началь проблескивать лучь ужасной «Сладострастный в'втеръ, лобзающій все, что ему выходъ изъ распаденія — умереть безъ отчаянія, прошу у тебя прощенія. В'єдь я, право, прини- ства и бросиль внезапный св'єть на всю пьесу

съ излишней естественностью.

мы еще не вилжии... И это происходило не оттого, этого артиста, котораго дарование мы, по глубочтобы мы пустились въ наше плаваніе безъ піли кому убіжденію, почитаемъ великимъ и геніальи безъ компаса, но оттого, что мы хотели, во нымъ. что бы то ни стало, обстоятельно обозрать море, въ которое ринулись, обольшенные его поэтическимъ величіемъ и красотой, съ точностью опредълить долготу и широту его положенія, върно измърить его глубину и обозначить лаже мели и подводные камни... Предоставляемъ читателямъ ржшить усижхъ нашей экспедиціи, а сами заму- на московской сцену въ роли Гамлета. Не бутимъ имъ только то, что, не нарушая скромности демъ говорить, что послѣ игры Мочалова Каи приличія, мы можемъ увёрить ихъ, что про- ратыгину предстояль подвигь трудный — въ этомъ должительность нашего плаванія происходила не никто не сомнівается; не будемъ и сравнивать отъ чего другого, какъ отъ любви къ этому игры перваго съ игрою последняго: это дело прекрасному морю... Эта любовь дала намъ не не касается Мочалова такъ же, какъ и Мочатолько силу и терптене, необходимыя для такого ловъ не касается этого дела... Скажемъ только, большого плаванія, но и слёдала его для насъ что вопервыхъ Каратыгинъ совершенно пенаслажденіемъ, блаженствомъ... Не будемъ спо- рем'янилъ характеръ своей игры и перем'янилъ рить и защищать себя, если впечатлене, про- къ лучшему; а во-вторыхъ, что онъ показалъ изведенное нашей статьей на читателей, не за- чудо искусства, если подъ словомъ «искусство» ставить ихъ поверить намъ: обвинять другихъ должно разуметь не творчество, а уменіе, пріза свой собственный неуспъхъ намъ всегда каза- обрътенное навыкомъ и ученьемъ... Фарсовъ, лось смёшной раздражительностью мелочного са- за которые прежде такъ справедливо упрекали молюбія. Но еще смёшнее кажется намъ много- Каратыгина его противники, мы на этотъ разъ рѣчіе, происходящее не отъ одушевленія его замѣтили гораздо меньше; но когда человѣкъ, предметомъ, большой трудъ, отъ котораго на не чувствуя въ душт движенія страсти, говодолю автора достается только тягость, а не жи- рить такія слова и такимъ голосомъ, источнивъйшее наслаждение. Итакъ, да не обвиняютъ комъ которыхъ можетъ быть только одна страсть, насъ ни въ плодовитости, ни въ подробностяхъ; то по необходимости будеть дёлать фарсы, мы не примемъ такого обвиненія; неудача-это какъ бы ни былъ далекъ отъ всякаго желанія другое дёло... Мы не могли и не должны были дёлать ихъ и какъ бы ни старался быть произбъгать обширности и подробности изложенія, стымь и естественнымь. Что дълать! Чувство, потому что мы хот ли сказать все, что мы ду- вдохновение, талантъ, гений - они даются примали, а мы думали много... Предметь нашего раз- родой даромъ, и часто, какъ говорить Сальери сужденія возбуждаль въ нась жив'єйшій инте- Пушкинаресъ, и мы считаемъ его дёломъ важнымъ; тъ, которые въ этомъ отношении несогласны съ нами, тв могуть думать, что имъ угодно... Оставляя въ сторонъ нашъ энтузіазмъ и наши доказательства -- одного необыкновеннаго и такъ долго поддерживающагося участія публики къ «Гамлету» чтобы не дорожить холоднымъ равнодушіемъ лю- эту истину...

Особенно поразительны и неожиланны были по- дей, которые не хотели бы вилеть никакой важслучнія слова: «Вотъ какимъ изобразите меня, ности въ этомъ событіи. Но можетъ быть мно-Къ этому прибавьте еще, что однажды въ Алеппо гіе, не отвергая этой важности, увидять въ налерзкій чалмоносенъ-турокъ улариль одного ве- шемъ отчеть излишнее увлеченіе въ пользу Монепіянина и оскорблядь республику. Я схватиль чалова: иля такихь у насьодинь ответь: «верьте за горло собаку-магометанина и вотъ точно такъ или не върьте - это въ вашей воль: улачно или поразилъ ero!». Кинжалъ задрожалъ въ обна- неудачно мы выполнили свое дъло — это вамъ женной и черной грули его, не поддерживаемый судить; но мы смёсить увёрить вась въ томъ. рукою, и такъ какъ Мочаловъ довольно долго что въ насъ говорило убъждение, а давало силу не выходиль на вызовь публики, то многіе бо- говорить такъ много одушевленіе, безъ которыхъ ялись, чтобы спена самоубійства не была сыграна мы не можемъ и не ум'вемъ писать, потому что почитаемъ это оскорбленіемъ истины и неуваже-И вотъ мы приближаемся къ концу, можетъ ніемъ къ самимъ себѣ». Прибавимъ еще къ этому. быть давно желанному для нашихъ читателей, что въ разсужденіи Мочалова мы можемъ ощии вивств съ ними мы радостно восклицаемъ: баться передъ истиной, и въ этомъ смыслв ни-«берегъ! берегъ!». Въ самомъ дѣлѣ, этотъ берегъ кому не запрещаемъ имѣть свое мнѣніе, но педля насъ самихъ былъ какой-то terra incognita, редъ самими собой мы совершенно правы и гокоторую мы только налѣялись найти, но которой товы отвѣчать за кажлое наше слово объ игрѣ

# въ роли Гамлета.

Во вторникъ, 12 апръля, Каратыгинъ явился

Не въ награду Любви горящей, самоотверженья, Трудовъ, усердія, моленій... А озаряють голову безумца, Гуляки празднаго...

Что дёлать! повторяемъ мы: Моцартъ и Сальна московской сценъ уже достаточно для того, ери не единственный примъръ, доказывающій

кимъ же жаромъ апплодировала Волкову, играв- ственной естественностью. шему роль комедіанта и читавшему стихи изъ Не говоримъ о Степановъ, игравшемъ роль лумать и налуматься...

будемъ; мы не хотимъ огорчать благороднаго нывается въ своемъ призвании и искажаетъ траартиста, который такъ планенно любитъ свое гическими ролями свое прекрасное дарование. искусство и съ такимъ самоотвержениемъ из- Сыграть хорощо комическую роль такъ же трулучаетъ его: для насъ гораздо легче высказать но и такъ же славно, какъ и сыграть хорощо горькую правду такому актеру, которому при- трагическую роль, и еще выше и славные, нерода подарила геній, а собственное нерадініе вре- жели сыграть дурно хотя бы самого Гамлета. По лить въ безусловномъ успъхъ.

Мочаловымъ, потому что роль Нино совершенно или подражаютъ Гоголю, создание такой роли, по немъ и даетъ ему полную возможность раз- какъ роль Осица, въ тысячу, въ мидлонъ разъ вернуть все свое искусство. У всякаго поэта выше всяких пародій на Шекспира и ужъ кодолжень быть свой актерь: Каратыгинь можеть нечно ничемь не ниже созданія такой роди,

# Сосницкій на московской сценъ въ роли городничаго.

только сказать, а совствит не для какихъ-нибудь Ляпкина по Мишки. сравненій: это д'яло не касается Шепкина, и Щенкинъ не касается этого дела... Другое дело - Живокини; но и здёсь сравнение невыгодно для петербургскаго артиста: фарсы-это сходство: веселость, достолюбезность какая-то въ но, хотя еще и далеко несовершенно. Но во плащей и манто, шляпъ и шляпокъ «всъхъ воз-

Мы увёрены, что съ нами согласится всякій, всякомъ случаё и пьеса и театръ, и публика кто быль 12 апрёдя въ театрё и кто помнить, въ положительномъ выигрышё отъ того, что Сачто во второмъ актъ, гдъ Гамлетъ читаетъ стихи маринъ смънилъ Ленскаго, котораго игра слишизъ плохой трагедіи, публика съ жаромъ аппло- комъ субъективна и производить непріятное впелировала Каратыгину, а вследь за этимъ съ та- чатлене какой-то грубой, нисколько не хуложе-

этой же смышной трагедін; что это значить?.. сульи; его игра чудесна; но скажемъ, что Орловъ Не знаемъ: по крайней мъръ надъ этимъ можно въ роли Осипа превзошелъ самого себя. Па. у этого артиста решительный комическій таланть. Отчета объ игръ Каратыгина мы отдавать не и мы очень жалъемъ, что онъ такъ грубо обмаэтой же причинь, несмотря на то, что въ ол-Мы увърены, что въ «Уголино» Каратыгинъ номъ журналъ очень жестоко и очень остробыль превосходень, выше всякаго сравненія съ умно нападають на техь, которые удивляются дълить съ Полевымъ славу созданія «Уголино», какъ, напримъръ, роль Уголино или Нино, какъ ни превосходны объ эти роли... Вообще «Ревизоръ» у насъ идетъ хоть куда: есть общность въ ходъ целой пьесы, а это не шутка. Въ послёдній разъ, о которомъ мы говоримъ, кромъ городинчаго, всв играли болве или менве хо-И здёсь мы говоримъ такъ, просто, чтобы рошо, начиная отъ почтеннаго судьи Тянкина-

### Московскій театръ.

Кто не любитъ театра, кто не вилитъ въ немъ самыхъ фарсахъ и рёшительный талантъ во одного изъ живёйшихъ наслажденій жизни, чье всемъ прочемъ — это разница. Гёте сказалъ, что сердце не волнуется сладостнымъ, трепетнымъ онъ никогда не почиталъ себя обязаннымъ чи- предчувствіемъ предстоящаго удовольствія при тать плохихъ авторовъ, но что онъ вм'вняль се- объявленіи о бенефис'в знаменитаго артиста или от въ обязанность смотреть на посредственныхъ о поставке на сцену произведенія великаго и дурныхъ актеровъ, чтобы тёмъ лучше цёнить поэта? На этотъ вопросъ можно смёло отвёчать: хорошихъ. Не для какихъ-нибудь сравненій, а всякій и у всякаго, кром'я нев'яждъ и т'яхъ грукакъ фактъ, говоримъ мы, что только 13 апръля быхъ, черствихъ душъ, недоступныхъ для впепостигли мы талантъ Щепкина во всей его без- чатлъній искусства, для которыхъ жизнь есть конечной силь. Не правда ли, что мысль Гёте безпрерывный рядъ счетовъ, разсчетовъ и объпревосходна? Кстати: Самаринъ дебютировалъ довъ. Посмотрите, какое движение на этой превъ роли Хлестакова. Онъ подаетъ большія на- красной площади, у этого величественно-граціоздежды для этой роли, только ему нужно при- наго дома, похожаго на греческій храмъ: къ выкнуть къ ней. Но пока мы еще не видели на- нему тянется рядъ каретъ и дрожекъ всехъ ростоящаго Хлестакова: лицо, манеры и тонъ Са- довъ, включая сюда и кулачки смиренныхъ вамарина слишкомъ умны и благородны для роли некъ; къ нему приливаютъ толны пъшеходовъ. Хлестакова, и по этой причвет онъ. не будучи Тутъ вст полы, вст возрасты, вст сословія. въ состояни выполнять ее субъективно, еще не Одинъ спѣшитъ занять свои кресла въ первомъ возвысился до ея объективнаго пониманія и ряду, а другой поскор'й захватить получше м'йисполненія. Но повторяємъ: онъ подаетъ надежды, стечко на скромныхъ скамеечкахъ; тутъ идетъ за что и былъ вызванъ публикой. Изученіе--дъло великольпное семейство, состоящее изъ трехъ или великое: вотъ чего особенно не должно забы- четырехъ человъкъ, занять свою ложу въ бельвать Самарину. Впрочемъ начало его было удач- этажъ, а рядомъ съ нимъ идетъ цълая толпа

растовъ, считая отъ триднати до двухъ годовъ», занять свою ложу въ третьемъ ряду. Это обык- Невозможно требовать, чтобы такая огромная новенно чиновническое или купеческое семейство, труппа, какъ труппа московскаго театра, была а иногда и два, если не три; они сложились и сформирована изъ однихъ талантовъ. Ни одинъ взяли ложу. А вотъ дюжій работникъ, мастеро- театръ въ Европъ не можетъ похвалиться этимъ, вой, гризетка жмутся въ толпъ и толкаютъ потому что это не въ природъ вещей. А между другь друга, чтобы прежде другихъ получить би- тёмъ общность и цёлость игры есть неотъемлемая летъ въ раскъ за свой трудовой, кровный гри- принадлежность всякаго порядочнаго иностранвенникъ. Всъ они будутъ въ разныхъ мъстахъ, наго театра. Недостатокъ дарованій долженъ зано всёхъ ихъ привлекъ сюда одинъ интересъ, мёняться умомъ, образованностью, изученіемъи всь они будуть видьть и слышать одно, и Есть такіе актеры, которые ни одной роли не всякій по своему насладится этимъ однимъ. Сыграють художественно и въ то же время не

50 лёть, какъ Сумароковъ горько жаловался ся. Такіе актеры — дёло важное, истинное совъ предисловји къ своему «Лимитрію Самозванцу» кровище для всякаго театра. Они сами не блена невъжественность публики его времени. «Вы стять, но дають возможность блестьть другимь. путешествовали — восклицаетъ онъ, — бывшіе въ Безъ нихъ невозможно очарованіе истинности Париже и въ Лондоне, скажите: грызутъ ли представленія. тамъ во время представленія драмы ор'єхи; и Много ли у насъ истинныхъ дарованій и есть когда представление въ пущемъ жаръ своемъ, ли у насъ актеры, хорошо играющие, не имъя съкуть ли поссорившихся между собой пьяныхь таланта? -- Мы не будемъ ръшать этого вопроса, кучеровъ ко тревогъ всего партера, ложъ и а представимъ здъсь одинъ фактъ, изъ котораго театра?» — Прочтя эту наивную жалобу чело- можно вывести много прекрасных заключеній. въка, котораго нъкоторые помнять еще вълицо. Мая 5, въ бенефисъ Козловскаго, Шенкина и какъ не скажещь съ Грибобдовымъ: «Свежо Соколова, давалась драма Шиллера «Коварство преданіе, а в'єрится съ трудомъ!». Мало того, и любовь». Драма эта есть одно изъ самыхъ пречто чрезъ полвъка послъ этого блаженнаго вре- краснодушныхъпроизведеній Шиллера; въней дътмени не только стодичная, но даже публика по- скости гораздо больше, нежели въ «Разбойникахъ» следняго уезднаго городка чужда всякаго по- Художественности и творчества-нисколько, огня лобнаго упрека - она уже понимаеть и любить отрипать нельзя: но такъ какъ этотъ огонь вы-Шекспира, и драмы его ставить выше всёхъ текъ не изъ творческаго одушевленія объективпроизведеній драматическаго искусства. Тепе- нымъ созерцаніемъ жизни, а изъ ратованія прорешняя публика знаеть о Сумароков' по одной тивь д'айствительности, подъ знаменемь правнаслышкъ или по воспоминанію и глубоко за- ственной точки зрѣнія, то онъ и похожъ на снула бы отъ прекрасныхъ «трагедій» Озерова, фейерверочный огонь: много шуму и треску, и такъ глубоко, что только одно магическое имя мало толку. На идею пьесы Шиллера навелъ Шекспира заставило бы ее проснуться. Какой «Отелло» Шекспира; но что у последняго оснопрогрессъ!

Забэжая трупа актеровъ, одинъ прібэжій столич- идеальная Луиза рѣшается пожертвовать своимъ ный актерь можеть пробудить сильное движе- честнымъ именемъ и признать себя любовницей ніе и въ умахъ, и въ сердцахъ, и въ карманахъ стараго развратника и шута, почему она такъ губернскаго или увзднаго города. Театръ имъ- упорно избъгаетъ объясненія съ человъкомъ, ко-етъ для нашего общества какую-то непобъдимую, тораго любитъ, съ которымъ у ней одна душа, одно фантастическую предесть. И между тъмъ сдышны сердпе-все это извольте понимать, какъ вамъ безпрестанныя жалобы на холодность и равно- угодно. Завязка вертится на пустомъ недоразумъдушіе нашей публики къ театру. Отчего же это ніи. А характеры? — Луиза — идеальная кухарка, противоръчіе? Кто правъ, кто виноватъ?

объ этомъ никто не споритъ; но число этихъ та- въкъ новаго времени, глубокій и высокій гермалантовъ слишкомъ не такъ велико, чтобъ ихъ нецъ - такой человъкъ не отравитъ ядомъ подобдоставало на каждую пьесу. Обыкновенно бы- наго себ' челов' ка, тымь болье дывушку, коваетъ такъ, что изъ десяти дъйствующихъ лицъ торую онъ любитъ. Если она недостойна его тельных в бездарностей. Отъ этого нътъ никакой — онъ отворотится отъ нея съ разбитымъ сердобщности въ игръ, а безъ общности-что за оча- цемъ, съ погибшей надеждой на счастье жизни, рованіе? — Безъ нея представленіе — кукольная но не станетъ мстить и не сдёлается палачомъ. комедія. Вотъ причина холодности нашей публи- Отелло былъ африканецъ и жилъ давно, въ то ки, и причина глубоко основательная. Но точно время, когда люди не идеальничали. Но Шиллеся намъ? Посмотримъ.

Таланты вездъ ръдки; природа скупа на нихъ. Давно ли-этому прошло съ небольшимъ развѣ испортятъ никакой роли, за какую ни возьмут-

вано на непреложныхъ законахъ необходимости, Въ Россіи любять театръ, любять страстно. то у перваго совершенно произвольно. Почему сантиментальная фразёрка; Фердинандъ -- ма-У насъ есть таланты и таланты блестящіе— ленькій Отелло съ эполетами и шнагой. Чело-- три, много четыре таланта, и шесть ръши- чувства, если она гнусно наругалась надъ нимъ ли дёло въ такомъ видё, какъ оно представляет- ру это нужно было для эффекта. безъ котораго его драма сбилась бы на такъ называемую мъ-

шанскую комелію: поссорились, наговорили гром- ему апплодировали. Но несправедливость публики кихъ фразъ, да — веселымъ пиркомъ и за сва- видна была только въ отношени къ Усачеву: лебку. Кромв того это ему было нужно и для рукоплесканія съ громкимъ смвхомъ, изъявляввяшшаго наказанія президента за его злод'явніе, шимъ полное удовольствіе, неслись маршалу потому что этотъ президентъ - злодъй вродъ сверху... Франца Моора: дьяволь со всёмъ адскимъ причена себъ признаки дъйствительности.

Но обратимся къ московскому театру.

стояло имя Каратыгина; сверхъ того Репина сти нашихъ артистовъ. Но вотъ и еще фактъ. дебютировала въ роли Луизы. Публика встрътила Кажется, 17 мая въ театръ Петровскаго парка Рфиину съ изъявленіемъ живфинаго восторга: давали «Ревизора». нъсколько минутъ продолжались ея единодушныя Какое очаровательное гулянье этотъ Петровскій рукоплесканія. Каратыгинъ былъ также встръ- паркъ! Нъть лучшаго гулянья ни въ Москвъ. ченъ рукоплесканіями, хотя и далеко не едино- ни въ ея окрестностяхъ! Эти дороги, по котодушными. Онъ игралъ просто, съ достоинствомъ, рымъ можно вздить, окаймленныя дорожками, а потому и - прекрасно. Умъ и ловкость могутъ по которымъ можно только ходить, эти поляны, много дёлать, даже замёнять въ глазахъ толпы луга — зеленые острова съ купами деревьевъ, талантъ. То же самое можно сказать и о Репи- пруды, красивые, живописные домики, строеніс ной, но только въ отношени къ одному этому вокзала, этотъ театръ-игрушка, этотъ фантастипредставленію, потому что роль Луизы не мо- ческій Петровскій замокъ, полузакрытый дежетъ одушевить артистки съ истиннымъ и глу- ревьями, эти толпы народа, то волнующіяся по бокимъ дарованіемъ, какой мы почитаемъ Ріпп- дорожкамъ, то разбросанныя по лугу, отдівль-Шекспира: въ этой роли есть чёмъ одушевиться ками пьющія чай, -- какая очаровательная, одуи есть гдъ показать свое дарование. Объ этомъ шевленная, полная жизни картина! И когда веже представлени ны можемъ сказать только то, черъ тихо спустится съ суроваго, хотя и чистаго что Ръпина безпрестанно оспаривала у Караты- неба, и все начнетъ становиться тише, торжегина благосклонность публики.

трагическихъ роляхъ точно возбуждаетъ состра- волшебная картина! Да, Петровскій паркъ лучданіе, только не кълицу, которое представляеть, шее гулянье Москвы; нельзя было сдёлать моа къ самому себъ, -- этотъ самый Усачевъ пре- сковской публикъ лучшаго подарка, какъ преледи Мильфордъ, какъ-то забывшись, что она ство, и деревня и городъ: вы можете дышать апплодировала ей наравит съ Ръпиной и Кара- пользоваться встиъ, что только можетъ достапъвучей дикціей, играя роль Миллера \*), въ пейское, оно отличается характеромъ обществентретьемъ актъ забылъ, что онъ играетъ «царя ности. Тутъ всъ сословія, всъ общества, кромъ Эдина», и заговорилъ живымъ человъческимъ того, для котораго существуетъ Марьина роща. ромъ, наравит съ Рипиной и Каратыгинымъ. миная другъ другу... Встхъ лучше игралъ Усачевъ, но ему не апплодировали; всёхъ хуже игралъ Сосницкій \*\*), но этотъ миніатюрный театръ, посмотрёть на эту

умно, но иногда съ истиннымъ художественнымъ торой все слышно, взглянуть на эту небольшую, достоинствомъ

Сосниций, въ роли маршала, напомнилъ собой Баранова: онъ играль не вельможу, не придворнаго, а какого-то шута самаго пошлаго тона.

И такъ, эти люди, которые выставляются обтомъ не годится ему въ ученики. Страхъ такой, раздами бездарности, нашли же въ себъ и силы. что мочи нътъ! Леди Мильфордъ конечно снос- и талантъ, чтобы не только быть сносными нъе идеальной Луизы, но тоже не скажетъ сло- впродолжение четырехъ часовъ и не портить свова просто — все съ ужимкой. Только отепъ и ихъ ролей, но даже и восхищать публику въ нъмать Луизы и Вурмъ похожи на людей и носять которыхъ мѣстахъ своихъ ролей. Это факть! Уваженія къ своему искусству, своему званію, вниманія къ себъ, изученія, постояннаго строга-Стечение публики было большое: на афишкъ го изучения -- вотъ чего недостаетъ большей ча-

ну. Мы желали бы ее видъть въ роли Юліи ными обществами, подъ деревьями, за столиственнъе, неопредъленнъе, березы сильнъе зады-Но это все еще не то, что мы хотели сказать: шать своимъ ароматомъ, разноцветныя шляпки, фактъ вотъ въ чемъ: Усачевъ, тотъ самый актеръ, шали, манто, съ прелестнъйшими головками, который въ драмѣ на московской сценѣ зани- чудеснѣйшими личиками, сольются во что-то немаеть м'всто какого-то статиста и который въ опредбленное и цилое — какая фантастическая, восходно сыграль роль Вурма, сыграль ее, какъ вративъ это обыкновенное мъсто въ какой-то истинный художникъ. Львова-Синецкая, въ роли эдемъ!.. Тутъ соединено все —и природа и искусиграеть въ трагедіи, сошла съ трагическаго ко св'яжимь воздухомъ, вдыхать въ себя обаятельтурна, заговорила живымъ, естественнымъ чело- ный запахъ весенней зелени, словомъ, наславъческимъ языкомъ — и публика съ жаромъ ждаться природой и деревней и вмъстъ съ тъмъ тыгинымъ Волковъ, извъстный своей дрожаще- вить вамъ столичный городъ. Это гулянье евроязыкомъ — и публика апплодировала ему съ жа- И оно лучше: наслаждаться можно только, не

Какъ хорошо, погулявши въ паркъ, пойти въ \*) Которую Потанчиковъ выполняетъ не только маленькую сцену, которая вся видна и съ косжатую и пеструю публику! Первый рядъ кресель иногда занимается дамами, и это придаеть особенно очаровательный и пріятный оттінокъ

тахъ выхолить на крыльно театра, наблюдая за что можеть создать человъкъ, который напивечеръющимъ днемъ и за этой живой картиной, салъ такое произведение только для пробы которая черезъ каждые полчаса принимаетъ но- пера!... вый характеръ! Какъ пріятно изъ освещеннаго амфитеатра, по окончаніи спектакля, выйти на свъжій воздухъ, когда уже темно, все разъвзжается, разброинтся, и, какъ тени на поляхъ Елисейскихъ, мелькаютъ толпы въ сумракъ...

роди. Соколовъ, играющій купца Абдулина, — чу- было. десенъ. Слесарша—живая природа до nec plus ность, цёлость, единство и жизнь.

маленькому театру. Какъ пріятно въ антрак- визора»! Какое глубокое, геніальное созланіе! И

## Объ артистъ.

Знаете ли вы, что такое и кто именно тотъ Итакъ, 17 мая мы пошли смотръть «Реви- артистъ, о которомъ я хочу вамь говорить? — 0. зора». Горолничаго иградъ Шепкинъ въ первый еслибы вы знали, какъ интересенъ этотъ таинпазъ по прівзяв изъ Йетербурга, въ которомъ ственный артисть, вы не отстали бы отъ меня по онъ оставилъ по себъ живую память. Роль го- тъхъ поръ, пока бы я не сказаль вамъ его имени! ролничаго въ Москвъ была очень опошлена во И я радъ сказать вамъ его... но видите ливремя его отсутствія, и тёмъ нетерпёливёе же- «пёло очень тонкаго свойства», какъ говоритъ лали мы увидеть ее снова, выполненную вели- Петръ Ивановичъ Добчинскій, въ комеліи Гогокимъ хуложникомъ. И какъ онъ выполниль ее! ля. Если я вамъ скажу, что въ театръ Петров-Нътъ, никогда еще не выполнялъ онъ ее такъ! скаго парка 17 іюля былъ данъ водевиль «Ар-Этоть первый акть, который всегда какъ-то не тисть» и что именно объ немъ-то и хочу я вамъ удавался ему, быль у него на этоть разъ чудомъ говорить, -- то, какъ ни ясно и ни обстоятельно совершенства. Какое одушевленіе, какая просто- такое объясненіе, а артисть все-таки останется та, естественность, изящество! Все такъ върно, для насъ тайной. Не понятнъе ли для васъ буглубоко-истинно — и ничего грубаго, отврати- детъ, если я скажу, что въ этомъ водевильномъ тельнаго: напротивъ, все такъ достолюбезно, «Артистъ» скрывается другой, высшаго драмамило! Актеръ понялъ поэта: оба они не хотятъ тическаго рода артистъ, котораго зовутъ не Райледать ни карикатуры, ни сатиры, ни даже мондомь и котораго играеть не Богдановъ 2-й, эниграммы; но хотять ноказать явленіе д'вистви- но котораго зовуть Эдуардомь и котораго игтельной жизни, явленіе характеристическое, ти- расть П. Степановъ. Вотъ вамь и разгадка: артистъ теперь для васъ уже не тайна, не инког-Но что Шепкинъ былъ превосходенъ-это въ нито-вы теперь знаете его имя, чинъ и фамипорядк'в вещей; удивительно то, что вся пьеса лію. «Но что жъ тутъ мудренаго? спросите вы: илеть прекрасно. Объ Орлов'я и Степанов'я мы уже эту тайну можно было разр'яшить еще проще: не говоримъ, не желая повторять одного и того прочесть афишку». О, нътъ! отвъчаю я вамъ: же: чудо совершенства да и только! Шумскій, афишка ничего не пояснила бы вамъ. Вид'ять играющій Добчинскаго, -- превосходень. Кислое этотъ водевиль на сцень--- это другое дело, очень лицо, видъ какого-то добродушнаго идіотства, понятное и для москвича, и для жителя Петерпровинціальность природы, какіе онъ умфетъ бурга. Я давно уже слышаль объ этомъ водевилф принимать на себя, все это выше всякихъ по- и чудесахъ, которыя теоритъ въ немъ П. Степахвалъ. Никифоровъ играетъ Бобчинскаго немного новъ, но увидёлъ его въ первый разъ только съ фарсами, но по крайней мъръ не портитъ 17 іюля — такъ ужъ, видно, судьбъ угодно

Прежде всего надо сказать, что водевиль ultra. Мишка, трактирный слуга, гости город «Артистъ» -- очень обыкновенный водевиль, коеничаго — все это прелесть. Даже Анна Андреевна какъ переведенный съ французскаго, и безъ игры наконецъ вошла въ свою роль, какъ должно; П. Степанова онъ-просто ничего; но при игръ также и Марья Антоновна; словомъ, кромъ Лен- этого актера — чудо, прелесть: онъ смъшить до скаго, играющаго Хлестакова несносно дурно, слезъ, и чтобы, видя его на московской сценъ, всё хороши, и въ ходё пьесы удивительная общ не хохотать, надо быть лишеннымъ отъ природы способности смѣяться. Но я лучше разскажу, Мы уже имъли случай замътить, что причина какъ было дъло, исторически и прагматически, успъшнаго хода этой пеьсы заключается въ са- потому что отъ историка нашего въка, кромъ мой этой пьесъ. Послъ ея всего лучше идеть изложенія фактовь, требуется еще и взглядовь «Горе отъ Ума». Оно такъ и должно быть: дра- на событія... Содержаніе водевиля очень просто матическіе поэты творять актеровь. Намь нуж- и очень пусто. Дёло вь томь, что артисть Райно имѣть свою комедію, и тогда у насъ будеть мондъ, какъ всѣ артисты, бѣденъ и всегда въ свой театръ. Подражательность ввела къ намъ долгу, и, какъ не всѣ артисты, очень радъ своей идею и потребность театра, а самобытная поэзія б'ёдности и очень гордъ т'ёмъ, что никому не должна создать театръ. Какія богатыя надежды платить долговъ. Квартиру онъ нанимаетъ у сосредоточены на Гоголи! Его творческаго пера богача, молодого человика, по имени Эдуарда, достаточно для созданія напіональнаго театра. который влюблень въ его дочь, любимь ею и Это доказывается необычайнымъ успёхомъ «Ре- желалъ бы на ней жениться, да чудакъ артистъ

дочени артистку и выдать ее замужъ непремънно или утрировалъ \*) — нътъ, это была живая за артиста. Тогда Эдуардъ ръшается мистифици- природа. ровать Раймонда. Онъ является къ нему подъ Совътуемъ Степанову воспользоваться портрекартины распродались за дорогую цвеу, и что на выдержку и то мвсто изъ спены комедін, глв. итальянець, и Эдуардь прикидывается компо- съ полу, на которомъ лежалъ у ногъ Офеліи, зиторомъ, разсказываетъ содержание булто бы играя ея шейнымъ платкомъ, встаетъ съ темъ, когда-то сочиненной имъ оперы, поеть изъ нея чтобы упасть снова и поползть по спенв на мотивы- и публика хохочеть до слезь, потому четверенькахь: это тоже была бы живая природа, что ничего смъшнъе нельзя вообразить. Объ- а не утрировка. между прочимъ уведомляетъ Раймонда, что онъ лосъ, и осанку, даже вдругъ сделался какъ-то мондъ по уходъ мнимаго Бемолини. Вдругъ яв- нъсколько ямбовъ изъ какой то старинной класляется лавочникъ Вербуа съ теми же сказками сической трагедіи: публика опять узнала что-то о сбыть картинъ. Разсказываеть артисту о знакомое \*\*), громкій хохоть и громкіе плески своей прежней жизни, какъ онъ былъ танцов- изъявили ея удовольствіе. щикомъ на театръ, какъ любилъ свою жену, Но -- вотъ важный фактъ: за мъсяцъ передъ которая была танцовщицей на томъ же театръ, этимъ тоже давали «Артиста», и Степановъ, такъ и какъ однажды, прыгая съ ней въ балетъ, же перемънивъ и голосъ, и ростъ, и пріемы, проонъ ревновалъ ее къ другому и, встръчаясь съ говорилъ монологъ изъ третьяго акта «Гамленей на сценъ въ танцахъ, объяснялся съ ней. та»--и мы слышали отъ многихъ, что никто изъ Это тоже преуморительная сцена. Сказавши Рай- публики даже и не улыбнудся... это очень помонду, что онъ учить танцовать его хозяина, нятно: на «Иліаду» не было ни одной пародіи, мнимый Вербуа уходить. Раймондъ ждетъ Руселя, а на «Энеиду» была бездна пародій, и пресмѣшпрофессора декламаціи, который долженъ давать ныхъ-вспомните «Энеиду» Осипова и Котляревего дочери уроки декламація. Является опять скаго... Пародировать можно только поддельное, Эдуардъ, подъвидомъ профессора Руселя. Вдругъ надутое и натянутое... входить настоящій, точно такимь же образомь одётый, какъ и подложный. Его очень мило попробоваль свои силы въ сценахъ сумаст еиграетъ Никифоровъ. Между профессорами начи- ствія «Лира» или въ сценахъ изъ «Отелло»!... нается споръ- кто изъ нихъ лучше знаетъ свое Ведь онъ свободенъ въ выборе отрывковъ. Увед'яло, --- сцена, о которой безъ хохота нельзя даже ряемъ его, что если онъ возьметъ «Артиста» и вспомнить. «Я покажу вамъ образецъ моего себъ въ бенефисъ и объявить въ афишкъ тираискусства», говоритъ П. Степановъ, играющій ды изъ этихъ драмъ, то на его бенефисъ будетъ роль инимаго Руселя, и начинаетъ декламиро- такая же иногочисленная публика, какая была вать сцену изъ третьяго акта «Гамлеть». Эми- на «Король Лирь» и «Отелло»... лія, дочь Раймонда, должна представлять коро- Но-пора къ концу. Водевиль оканчивается леву, мать Гамлета, который и обращается къ тъмъ, что Эдуардъ признается Раймонду въ своей ней съ монологомъ: -- «Такое дёло, которымъ по- проделке: артистъ признаетъ въ немъ талантъ и губила скромность ты!» Сказавши стихь: «И отдаеть ему свою дочь. небо отъ твоихъ злодъйствъ горитъ!», онъ обнимаетъ одной рукой Эмилію черезъ шею, другой новъ, котораго мы къ сожаленію очень редко указываеть на небо, и плаксивымъ и вмёстё ре- видимъ на сцене, игралъ очень мило. О Никивущимъ голосомъ, какъ бы исходящимъ изъ пу-форовъ я уже упоминалъ: онъ былъ смъщонъ стой бочки, восклицаеть:

Да, видишь ли, какъ все печально и уныло. Какъ будто наступаетъ страшный судъ!

Страшный взрывъ хохота и жаркія рукоплесканія сцень сентенців и поученія въ «Какаду, или

Смѣшной нарядъ Степанова довершилъ иллюзію, которая и безъ того была въ высшей степе-

хочеть, во чтобы то ни стало, сдёлать изъ своей ни совершенна. Не имайте, чтобы онъ усиливался

виномъ Бемолини и потомъ Вербуа, его заимо тами и монологомъ: «А воть они: вотъ два пордавневъ: отъ лица обоихъ увъряеть его, что его трета-посмотри». Не худо бы также взять ему не онъ имъ, а они ему должны. Бемолини — по уходъ короля и придворныхъ, Гамлетъ встаетъ

ясняется онъ ломанымъ русскимъ языкомъ и Потомъ Степановъ переменидъ и видъ, и годаеть его хозяину уроки музыки. «Но есть ли ниже ростомъ и, подергивая плечами и какъ бы въ немъ талантъ-то?» грустно восклидаетъ Рай- силясь выскочить изъ самого себя, проговорилъ

Ахъ, чуть было не забыль: еслибы Степановъ

Водевиль вообще шелъ очень хорошо: Богдабезъ фарсовъ. Прочія лица не портили представленія.

Пьеса тёмъ болёе восхитила насъ, что передъ ней мы очень тяжко назвались, слушая на изъявили восторгъ публики... Но этимъ потеха следстве урока кокеткамъ», классической и очень не кончилась. Вотъ Гамлетъ ужасается явленія скучной комедіи, писанной шестипудовыми ямбатени и вонить зычно: «Крылами вашими меня ми. Зато мы туть имёли удовольствіе видёть закройте», и пр. Хохотъ и рукоплесканія еще Ленскаго, безподобно игравшаго роль графа Оль-

<sup>\*)</sup> Каратыгана.

<sup>\*\*</sup> Мочалова.

гина: Ленскій уливительно усвоиль себ'я манеры итальянскую оперу. Блескъ представленія очаи тонъ людей высшаго круга. Онъ съ головы до роваль Волкова, и этотъ случай навсегла решилъ ногъ походилъ на графа. Чудный талантъ!...

# Петровскій театръ.

который жиль давно, когда еще насъ не было.

его призваніе. На ловца звёрь б'єжить, говорить русская пословица, и новое обстоятельство не замедлило еще болже подстрекнуть страсть мололого хуложника. Въ кадетскомъ корпусъ, основанномъ Минихомъ, представлялись трагедіи Ра-Нашъ театръ нынешній годъ необыкновенно сина и Вольтера на французскомъ языкъ: Сумасчастливъ петербургскими гостями. Весной под- роковъ добился позволенія пграть тамъ же и его визались на его сценъ Каратыгинъ и Сосниц- драматическія сочиненія. Волковъ нашель слукій: осенью на немъ дебютирують Воротниковъ чай получить себф мфстечко за кулисами и какъ и Мартыновъ. Что жъ, милости просимъ! Москва самъ разсказывалъ И. А. Дмитревскому, «увидя гостепріимна и часто, будучи несправедлива къ и услыша Бекетова (кадета) въ роди Синава. своимъ домашнимъ дарованіямъ, не жалбетъ пришель въ такое восхищеніе, что не зналь, глъ рукоплесканій для гостей. Мы не видёли Ворот- онъ быль — на землё или на небесахъ». Восторгь никова въроли Осипа, но слышали, что онъ былъ понятный! Представьте себѣ человѣка, въ душѣ принять въ ней очень холодно. Это не мудрено: котораго, какъ таинственный колокольчикъ Вапосль Орлова надо было выполнить эту роль съ дима, раздавался непонятный зовъ, манившій его неслыханнымъ искусствомъ или не браться за къ какой-то цёли, прекрасной, но непостижимой нее. Когда у публики есть мерка для сужденія, для него самого, — и вдругь онъ видить передъ есть средство для сравненія, то дебютанту пред- глазами то, чего такъ страстно алкада его пластоитъ большая опасность. Нынъшней весной менная душа, видить сцену, въроятно устроенспена Петровскаго театра представила самыя не- ную блестящимъ образомъ, слышить на ней русоспоримыя локазательства этой истины. Сентября скую рёчь, родныя имена, вилить представление 2 мы увидели Воротникова въ пьесе киязя Ша- русскаго сочиненія, восхитившаго своихъ совреховского «Федоръ Григорьевичъ Волковъ, или менниковъ! Было отъ чего придти въ восторгъ! день рожденія русскаго театра»; эта пьеса да- Тутъ у него блеснула мысль устроить въ Яровалась въ его пользу, и онъ играль въ ней роль славле театръ. Онъ свель тесное знакомство Фаддъя Михънча Михънча Михънча. Но прежде, чъмъ мы съ итальянскими артистами, выучился по итальскажемъ о немъ, поговоримъ о другомъ актеръ, янски, присмотръдся къ театральному распорядку и устройству, все срисовываль, списываль и Слишкомъ за сто лътъ до нашего времени, въ записываль; принялся за основательнъйшее из-1729 году, 2 февраля, родился въ Россін чело- ученіе музыки и живописи, перевелъ нѣсколько въкъ, которому она обязана началомъ своего нъмецкихъ и итальянскихъ пьесъ. Это былъ въ театра. Это быль Федорь Григорьевичь Волковь, полномь смысле русскій человекь бойкій, тверсынъ костромского купца. Мать Оедора Григорье- дый, смётливый, переимчивый. Идя неуклонно вича, по смерти своего мужа, а его отца, вышла къ своей прекрасной цели, которая тогда могла замужъ за яровсласкаго кожевеннаго заводчика казаться несбыточной мечтой, онъ, вопреки мнф-Полушкина, который любиль ея детей, какь нію техь добрыхь людей, которые думають, что своихъ собственныхъ, и особенно Федора Гри- наука и искусство живутъ всегда въ раздадѣ съ горьевича. Заметивъ въ немъ необыкновенныя действительностью, ловко и услешно вель тордарованія и умъ, онъ отправиль его въ Москву, говыя дёла своего отца, котя и чувствоваль къ въ Заиконоспасскую академію, учиться Закону нимъ рѣшительное отвращеніе. Возвратясь въ Божію, немецкому языку и математике. О. Г. Ярославль, Волковъ принялся учить драматичеотличился въ наукахъ, выучился порядочно иг- скому искусству меньшихъ своихъ братьевъ. Грирать на гусляхъ и на скринкъ, пъть по нотамъ. горія и Гавріила, также и сосъднихъ дътей, Варисовать водяными красками, особенно пейзажи, силія и Михаила Поповыхъ, Чулкова, Ванюшу Этимъ уже достаточно выразилась его наклон- Нарыкова, родственника его Соколова и другихъ. ность къ изящнымъ искусствамъ; но участіе въ Въ день именинъ своего добраго отчима онъ представленіях духовных драмь и нікоторых сдівлаль ему сюпризь: большой кожевенный Мольеровыхъ комедій, переведенныхъ тогдащ сарай вдругъ превратился въ театръ, съ кулинимъ языкомъ, было для него важнёе: вёро- сами, машинами и пр., и на немъ была предятно это обстоятельство и открыло ему его ставлена драма «Эсфирь» и пастораль «Евмондъ настоящее призваніе. Въ 1746 году Полушкинъ и Береа». Первая была в'вроятно та самая, о отправиль своего семнадцатильтняго насынка въ которой сказано въ разрядныхъ книгахъ 1676 Петербургъ, въ которомъ онъ имѣлъ дѣла по года: «Представлена была комедія, какъ Артаторговяв. Поручивъ ему смотрение за своими ксерксъ приказаль отрубить голову Аману»; втодълами, онъ оставилъ его въ нъмецкой конторъ рая—саминъ Волковымъ была переведена съ нъдля пріученія къ бухгалтерін и торговль. Хо- мецкаго. Штука удалась: мать Волкова расплазяинъ, полюбивъ Волкова всей душой, однажды калась, что Вогъ дароваль ей такого разумнаго взяль его съ собой въ придворный театръ на сына; Полушкинъ быль въ восхищенін. Получа

опускались.

переводчикомъ и директоромъ этого театра; онъ О. Волковъ, Дмитревскій, Поповъ и Шумскій, щичьихъ музыкантовъ, а хоръ пътъ архіерей- было присовокуплено восьмеро спадшихъ съ госкими певчими.

душій въ діль искусства.

отъ природы инстинктъ истины, добрый старикъ зажгло страсть къ сценическому искусству въ въ невинномъ и благородномъ увеселеніи не ви- пламенной душт Волкова. Оедоръ Волковъ игралъ льдь бъсовской потьхи. Болье всего поразили Кія, Поповъ-Хорева, Григорій Волковъ-Астраего облака, которыя сами собой подымались и ду, а Нарыковъ — Оснельду. Последняго сама государыня императрица изволила убирать къ Вельможество и боярство тоглашняго времени этой роли. При этомъ случать она спросила объ отличалось не одной роскошью, пышностью и имени трагической актрисы и, услышавши въ расточительностью, но и просв'ященнымъ меце- отв'ять, что ея имя Нарыковъ, сказала ей: «Ты натствомъ. Волковъ нашелъ себъ покровителя похожъ на польскаго графа Динтревскаго, и я въ особъ воеводы Мусина-Пушкина. Онъ вив- хочу, чтобы ты приняль его фамилію». И тасть съ помьшикомъ Майковымъ, отпомъ стихо- кимъ-то образомъ изъ семинариста Нарыкова творца Майкова, уговориль ярославское дворян- явился потомъ знаменитый Дмитревскій, задуство и купечество завести театръ для чести и шевный другъ и соперникъ Лекена и Гаррика, славы города. Старанія ихъ были успъшны, и ско- знаменитый актеръ и одинъ изъ просвъщеннъйро на берегу Волги выстроился небольшой деревян- шихъ и образованнъйшихъ людей своего времени. ный театръ — дедушка нынешнихъ колоссаль- Представление понравилось всемъ; Сумароковъ ныхъ и великольнныхъ театровъ, какъ утлый быль въ упосніи: самолюбивыя мечты его вполботикъ Бранта былъ д'адушкой нын вшняго гро- н'в осуществились. Потомъ наши артисты дали маднаго флота Россіи. Волковъ былъ основате- еще четыре представленія, въ которыхъ играли лемъ, архитекторомъ, декораторомъ, машини- во второй разъ: «Семиру», «Синава», «Артистону» стомъ, капельмейстеромъ, актеромъ, авторомъ, и «Гамлета». После этого отличнейшие изътруппы: быль всёмь, и его доставало на все. Театрь были отданы въ кадетскій корпусь для обучебылъ открытъ оперой «Титово милосердіе», нія наукамъ я иностраннымъ языкамъ, а прочіе которую Волковъ перевелъ съ итальянскаго, были съ награждениемъ отосланы обратно въ Оркестръ былъ набранъ изъ домашнихъ помѣ- Ярославль. Къ избраннымъ четыремъ актерамъ лосовъ пѣвчихъ. Каждый изъ нихъ получалъ Вс'в эти факты заимствованы нами изъ статьи въ годъ 60 рублей жалованья и по пар'в сувъ IX томъ «Энциклопедическаго Лексикона»; коннаго платъя. Они находились подъ началь-Н. И. Гречъ въ своей стать в «Взглядъ на исторію ствомъ оберъ-штальмейстера Петра Спиридонорусскаго театра до начала XIX столътія» гово- вича Сумарокова и пользовались столомъ нараврить, что домъ подъ театръ быль уступленъ нѣ съ кадетами Корпусные офицеры: Мелиссино, Майковымъ, сыномъ, и что, давая по воскрес- Остервальдъ и Свистуновъ, преподавали имъ пранымъ днямъ спектакли, Волковъ началъ брать вила декламаціи. И такъ, кадетскій корпусъ за входъ плату: въ кресла по 25, въ партеръ принималъ двойное участіе въ основаніи рупо 10, въ галлерею по 5, а въ раскъ по 3 ко- скаго театра: въ немъ воспитывались Сумаропъйки. Нарыковъ и Поповъ были семинаристы ковъ, котораго по справедливости называютъ и играли женскія роли. Театръ всегда быль по- «отцомъ россійскаго сеатра», Херасковъ, Озелонъ; такъ понравилось публикъ это увеселеніе, ровъ, Крюковскій; Княжнинъ былъ въ немъ а мы и теперь еще не отстали отъ старинной учителемъ; бывшія въ немъ представленія привычки — упрекать ее въ холодности и равно- были толчкомъ для Волкова, и въ немъ же нашель онь свое образование визств съ своими Слухъ о ярославскихъ представленіяхъ Вол- товарищами и сподвижниками. Н. И. Гречъ, изъ кова дошель до императрицы Елисаветы Петров- статьи котораго мы выписали эти подробности, соны, и она пожелала видеть въ Петербурге яро- общаеть интересный анекдоть о знаменитомъ въ славскихъ артистовъ. Въ 1725 (?) году, гово- то время актеръ Офренъ, подъруководствомъ коритъ Н. И. Гречъ \*), былъ отправленъ въ Яро- тораго, въ царствование императрицы Екатериславль сенатскій экзекуторъ Дашковъ съ пове- ны II, кадеты занимались представленіемъ франлъніемъ — привезти всёхъ тамошнихъ актеровъ цузскихъ трагедій. Государыня сама неръдко поко двору. Труппа состояла изъ трехъ братьевъ същала эти представленія и всегда приказывала Волковыхъ, Нарыкова, регистраторовъ Попова и наставнику, почтенному старцу, страстно любив-Иконникова, купеческаго сына Скачкова, ци- шему свое искусство, садиться въ первомъ ряду рюльника Шумскаго, двухъ братьевъ Егоровыхъ креселъ подлѣ себя. Офренъ въ восторгѣ нерѣди Михайлова. Они были привезены прямо въ ко забываль, гдё седить, и забавляль государы-Царское-Село и на другой день представили тра- ню своими восклицаніями. Сказываютъ, что одгедію Сумарокова «Синавъи Труворь», — ту самую, нажды, слушая монологь въ «Магометъ» (котопредставление которой въ кадетскомъ корпуст раго игралъ Желтзинковъ), онъ говорилъ отрывисто, но довольно громко: «Bien! très bien! comme un dieu! comme un ange! presque comme moi!»

<sup>\*)</sup> Тутъ явная ошибка въ годъ: самъ же Н. И. сказаль выше, что Волковь началь стремиться къ своей цёли около 1750 года.

ликаго князя Павла Петровича, дано было рус- между актерами нёсколько отличных в дарованій. ской труппой насколько представленій при дво- Выписываемь остальныя подробности ожизни Волръ. Въ то же время приняты на театръ и жен- кова изъстатьи «Энциклопелическаго Лексикона»: шины: изъ танповшипъ Зорина, двѣ сестры, офицерскія дочери-Марья и Ольга Ананьины, д'в новое для него искусство. Волковъ съ соиз-Пушкина и знаменитая въ то время Авдотья. Ар- воленія императрицы возобновиль одну изъ святисты тогла назывались не по фамеліямъ, а по шенныхъ и нравственныхъ трагелій св. Лимитрія именамъ, и большей частью уменьшительнымъ: Ростовскаго, которыя нѣкогла представлялись въ такъ напр., танцовщикъ Бубликовъ славился Завконоспасскомъ монастыръ и въ теремахъ паподъ именемъ Тимошки; лучшая пѣвица того вре- ревны Софьи Алексѣевны. «Кающійся грѣшникъ» мени Сандунова слыда Лизанькой, а танцовшица быль дань на придворномъ театр'в съ ведикод'в-Берилова — Настенькой. Такъ ихъ называли піемъ и устройствомъ, которое напоминало аеритогда даже въ журналахъ при отчетахъ о теа- скую сцену. Волковъ до самой кончины импетральныхъ представленіяхъ.

указъ объ учрежденіи русскаго театра. Директо- двора и всёхъ просвёщенныхъ людей. Водковъ ромъ назначенъ былъ Александръ Петровичъ Су- собралъ всъ священныя драматическія творенія мароковъ, а первымъ актеромъ-Волковъ. Прочіе св. Димитрія, списалъ съ большимъ тщаніемъ и актеры были Дмитревскій, Поповъ, Шумскій, Стя- поднесъ императрицт Екатеринт ІІ. Она благокаревъ (изъ придворныхъ пѣвчихъ), дѣвица Пуш- волила отдать ихъ любителю русской старины кина (вышедшая потомъ замужъ за Дмитревска- князю Б. Г. Орлову; но гдё эти рёдкія рукописи го) и сестры Ананьины, вышедшія за Григорія теперь находятся, -- неизв'єстно. Волкова и Шумскаго. — Два раза въ неделю да- «Разсказываютъ съ достоверностью, что говаемы были русскія представленія на деревян- сударыня, по восшествій на престоль, благовономъ театръ, близъ Лътняго сада. Отъ казны от- лила жаловать Волкова дворянскимъ достоинпускалось на содержание театра по 5000 рублей ствомъ и отчиной; но онъ, со слезами благодарвъ годъ. Въ 1749 году театръ переведенъ въ ности, просилъ императрицу удостоить этой налътній дворецъ (у нынъшняго Полицейскаго мо- градой женатаго брата его Гавріила, а ему позста, где теперь домъ Косиковскаго). Императри- волить остаться въ томъ званіи и состояніи, коца приходила почти на каждое представление, че- торому онъ обязанъ своей извъстностью и самырезъ корридоры, прямо изъ своихъ аппартамен- ми монаршими милостями. И государыня, кототовъ. Репертуаръ тогдашняго театра состоялъ изъ рая понимала высокое предназначение и чувства трагелій и комедій Сумарокова и изъ переводовъ людей, посвятившихъ себя изящнымъ искусствамъ, нъкоторыхъ пьесъ Мольера, какъ-то: «Скупой», уважила просьбу перваго русскаго актера и осно-«Лекарь по неволт», «Скапиновы обманы», «Мт- вателя отечественнаго театра. По прибыти въ щанинъ въ дворянствъ», «Тартюфъ», «Ученыя Москву для коронаціи она поручила ему устройженщины», и т. д. Изъ переводныхъ трагедій пред- ство народныхъ праздниковъ. ставляемы были «Поліевкть» и «Андромаха». Пердочь лютниста Елизавета Бълоградская и пъвчіе риломъ и указателемъ общественнаго просвъще всей своей красъ. Тамъ играли Троепольскій съ эпиграммъ: женой, Пушкинъ и некоторые студенты московскаго университета. Черезъ два года этотъ театръ быль упразднень, и двѣ первыя актрисы, Троепольская и Михайлова, были переведены въ Петербургъ. Волковъ, возвратясь въ Петербургъ, гдъ у него за 9 лътъ блеснула первая, почти дът- эпиграмиъ, безъ сомнънія, нельзя ничего заклю-Соч. Бълинскаго Т. І.

Въ 1754 голу, для празднованія рожденія ве- ская мысль объ основанія театра, нашель уже

«Чтобы возвысить и распространить въ нароратрицы Елисаветы Петровны удостаивался ея Августа 30-го 1756 года состоялся именной милостиваго вниманія, пользовался уваженіемъ

«Въ это время заботливой деятельности О.Г. вая представленная въ Россіи опера (1755) была Волковъ простудился, открылась воспалительная «Цефалъ и Прокрисъ», соч. Сумарокова. Музыку горячка, и смерть похитила у Россіи необыкносочиниль тогдашній капельмейстерь Арія; онь по- веннаго человіка, упрочившаго ей новый источлучилъ въ награду за трудъ свой богатую соболью никъ народнаго образованія, если согласиться, шубу и сто полуимперіаловъ. Первыя роли играли что во всъхъ странахъ театръ былъ вернымъ меграфа Разумовскаго: Гаврила Марценковичъ (от- нія и духа времени, О. Г. Волковъ не былъ желичный павеца, славившійся пода именема Гаври- ната и, кака уваряють, никогда не влюблялся, лушки), Николай Клутаревъ, Степанъ Рожевскій можеть быть оттого, что его сердце было преи Степанъ Евстафьевъ. Въ 1756 году Волковъ, исполнено страстью къ своему искусству и творпо высочайшей воль, отправился въ Москву, что- честву. Ньть ни мальйшаго сомнынія, что онь бы и тамъ открыть театральныя зрёлища, и, по перевель многія драматическія произведенія и стать в «Энциклопедического Лексикона» въ 1758, писалъ стихотворенія; можетъ-статься, что они а по стать В. И. Греча въ 1759 году, москов- современемъ и отыщутся, но теперь мы знаемъ ское театральное зръдище существовало уже во только по изустнымъ преданіямъ одну изъ его

> Всадника хвалять-хорошъ мелодецъ; Хвалять другіе хорошь жеребець; А я такъ примолваю : и конь, и дътина, Оба пригожи и оба скотина.

«Но по этой жесткой, хотя и замысловатой

въ то же время управляль спеной».

сужденія о спеническомъ талантъ Волкова. Впро- принесла и приноситъ столько пользы нашей личемъ, если нельзя говорить утвердительно, то тератур'я?.. Но одна ли литература представляеть можно предполагать, что онъ могъ и не имъть не это зрълище? А Данилычъ Петра Великаго, котолько блестящаго, но и замъчательнаго сцени- торый часто удерживалъ на всемъ маху свою ческаго дарованія: кто бываеть всёмь, тоть рёд- дубинку, вспоминая день полтавской викторіи? ко бываетъ чёмъ-нибудь. Волковъ-лицо исто- А Потемкинъ, сперва бедный студентъ московрическое, человъкъ великій, но не какъ артисть, скаго университета, а потомъа какъ двигатель общественной жизни, въ одной ея сторонъ. Такіе люди обыкновенно знають и умьють все, что нужно имъ, чтобы достигнуть своей цели, и не знають, не умеють ничего, въ А все это блестящее созвезле, весь этоть плачемъ бы могли быть образцами и чего бы могли нетный міръ, вращавшійся около лучезарнаго быть представителями.

чить о литературномъ дарованіи Волкова. И. А. сковъ народнаго духа и въ наукт, и въ искус-Пмитревскій утверждаль, что современники восьма ств'в, и въ ремеслахъ? Въ Курск'в борода не м'вуважали литературные труды его: только самъ шаетъ считать звёзды, а въ Воронеже прасольавторъ быль недоволень собой и охотно замёняль ство не мёшаеть творить чудные образы и дивсвои переводы чужими: ръдкое самоотвержение, ные звуки... А откуда, съ какими средствами, съ особенно въ драматическомъ писателъ, который какимъ подготовлениемъ явился на попришъ нашей журналистики тотъ литераторъ, котораго Желательно бъ было имъть върные факты для многосторонняя и разнообразная дъятельность

#### Славы, счастья сынъ. Великольпный князь Тавриды?

солнца — Екатерины Великой? Этотъ измаильскій Пришедши въ театръ 2 числа нынжшняго мъ- герой, выигравшій столько же побъль, сколько сяца, мы въ ожиданіи поднятія занавёса дали давшій сраженій, умевшій покорять своей Маполную волю своей мечтательности. Скоро ли, тушкъ царства-и пъть пътухомъ, ъсть сухари думали мы, въ русскихъ утвердится полное ува- и выбажать на битву безъ мундира, съ лентой жение къ самимъ себъ, къ своему ролному, безъ поверхъ рубашки? А этотъ липломать Безборолненависти и враждебнаго пристрастія ко всему ко, прогулявшій по-русски время работы и продостойному уваженія у иностранцевъ? Какъ ча- чевшій Матушкѣ дипломатическую бумагу своего сто случается у насъ слышать, что въ нашемъ сочиненія — на беломъ листе?.. Неужели во обществ' нать страстей, волнование которыхь всемь этомъ нать самобытности, оригинальности, составляетъ романическую предесть жизни; что жизни, движенія, поэтической предести? И неу насъ нътъ этого внутренняго безпокойствія, ужели еще наши писатели или люди, почитаюкоторое даже въ людяхъ низшаго класса про- щіе себя писателями, будуть жаловаться, что буждаетъ стремление возвыситься налъ своей русская жизнь не лаетъ солержания для романа. сферой и собственными силами создать себ'в сред- нов'всти, драмы? Но, слава Богу, это жалкое ства и проложить дорогу къ славъ. Какое нелъ- предубъждение разсъевается все болъе и болъе пое, пошлое мивніе! Какъ! А этотъ геніальный ры- съ того времени, какъ раздался священный гобакъ, это дивное явленіе, которому мало равныхъ лось съ престола, повельвающій русскимъ быть въ исторіи челов'ячества? Этотъ купець, кото- русскими и возв'ящающій, что кром'я самодержарый, попавшись за долги въ тюрьму и будучи вія и православія, всегда бывшихъ и всегда буосвобожденъ изъ нея милостивымъ манифестомъ дущихъ сокровеннымъ родникомъ русской жизни, по случаю открытія памятника, воздвигнутаго ся твердой опорой и залогомъ ся исполинскаго Великой Великому, поклялся на коленяхъ запла- могущества на страхъ врагамъ и благо міра да тить своему благодетелю, и посвятиль всю жизнь будеть еще народность и да проникнеть собою свою на выполнение священной клятвы, и оста- и наше знание, и наше искусство, и наши произвилъ намъ огромное сочинение, -- доказательство, ведения и да сообщитъ имъ ту оригинальность и какъ много можетъ сдёлать необыкновенный че- самобытность, безъ которыхъ нётъ прочности и ловъкъ, безъ всякихъ средствъ, почти безграмот- дъйствительности... Появление множества романый? А этотъ Новиковъ, который почти ничего новъ, драмъ и повъстейсъ содержаниемъ изърусне написаль, такъ же много сделаль для рус- ской жизни, опера «Жизнь за Паря», выразивской литературы и русской образованности, какъ шая стремление воспользоваться въученой музыкъ много сделали для того и другого Ломоносовы, элементами народной музыки — все это добро, все Карамзины и другіе? А этотъ сынъ купца, пасы- это благо и все это есть ручательство и залогъ нокъ кожевеннаго заводчика, отепъ русскаго прекрасной будущности, начало новой, прекрастеатра? Помилуйте — надо не уступать францу- ной жизни. До Петра Великаго русскіе были самозамъ въ умвній говорить и писать по француз- бытны, но это самобытность была непосредственски и не знать русской ореографіи, надо читать ная, односторонняя, отвлеченная и субъективисторію Карамзина во французскомъ перевод'ї, ная: она ненавид'їла все чуждое ей, враждебно чтобы не видьть въ этихъ явленіяхъ живъйшаго отстаивала себя отъ благодътельнаго вліянія чуждоказательства самороднаго богатства русскаго дыхъэлементовъ, и потому она должна была раздуха и русской жизни! И теперь, разв'в не ви- рушиться и, впадши въ противоположную крайдимъ мы и теперь этихъ самобытныхъ пробле- ность, сдёлаться несправедливой къ самой себё. было совершено его достойнымъ внукомъ, благовеликаго прашура, изъ-за пределовъ гроба, изъ парства в в чной жизни и славы съ умиленіемъ взирающаго на его великій подвигь и благословляющаго его...

что все великое и истинное только издалека Волковъ всего менъе виденъ Волковъ? является во всемъ своемъ ослапительномъ блескъ. а вблизи кажется просто и обыкновенно, но что Динтревского, быль одъть какимъ-то баричемъ его простота и обыкновенность не должна отри- и играль не семинариста, а какого-то барича. цать его действительности. Вотъ напримеръ Зачемъ, вместо моднаго сюртука и воротничотечественники давно бы истребили его жизнь халата, а на затылки пучка? Богдановъ, игравне знають его и имени, хорошо зная, какого цвъта пьесы были употреблены всъ усилія, чтобъ лисюртукъ носить де-Бальзакъ, какъ толста его шить пьесу даже и той правдоподобности, которую Наконецъ явился человъкъ, страстный къ театру жалующійся на другихъ, увильль ее въ первый и - последній разъ.

Во-первыхъ: водевиль слѣпленъ и склеенъ коекакъ. Сквозь его водевильныя формы такъ и проглядываетъ старинная классическая комедія. какъ бы роль ни была дурна. Простоты — никакой. Волковъ говоритъ ужасныя фразы, а его мать, отчимъ и ярославскій голова Михфева, подъячаго съ приписью, и играль-Корнило Борисьевичъ поддакиваютъ ему, вмъсто того чтобы попросить его объясияться языкомъ болже понятнымъ для кожевниковъ и градскихъ головъ, особенно того времени. Конечно Иванъ и по своему очень умный; но въдь его болъе Янсона; но мы не остались на этихъ именинахъ. всего восхитили облака. которыя сами собою подпотому что, во-первыхъ, она ничего въ немъ не тельную потерю... Все такъ умно, мило, живо, въ

Но это было состояние переходное, временное, понимала, а во-вторыхъ, потому что оно было другого рода односторонность и отвлеченность, — деломъ ея разумнаго детиша. Впрочемъ противъ и должно было возбудить реакцію. Міродержав- этой истины авторъ и не погращиль; только нымъ сульбамъ въчнаго Промысла было угодно, портреть этой доброй бабы онъ набросалъ очень чтобы благод втельное воздвиствие направлению, блидными чертами. Потомъ, къ чему это искаланному Россіи ея великимъ преобразователемъ, женіе анекдотической истины? Зачемъ этотъ Нарыковъ называется Линтревскимъ, когла еще онъ говъйно удивляющимся великому подвигу своего не быль имъ? Зачъмъ эта Груша, которая, вопреки всемъ обычаямъ, пускается домать комелію вибств съ мужчинами, тогла какъ и на придворномъ театръ долгое время женскія роли выполнялись мужчинами? Но главное, зачёмъ весь Но мы все еще какъ-то не привыкли къ мысли, водевиль сметанъ на живую нитку, и въ его

Во-вторыхъ - обстановка. Самаринъ, игравшій этотъ Волковъ, будь онь иностранецъ, его со- ковъ à l'enfant, на немъ не было затрапезнаго на трагедін, комедін, драмы, оперы, водевили, шій Попова, тоже семинариста, быль на сцень романы, повъсти, сказки; а у насъ нътъ даже въ томъ, въ чемъ ходитъ всегда, за исключеніполной его біографін, потому что негд'в взять емъ чулокъ и башмаковъ, которыхъ семинаристы фактовъ о подробностихъ его жизни, а многіе никогда не носили. Словомъ, въ обстановкъ необыкновенная трость и что въ ней заключается. могло бы ей придать сценическое представление.

Мы не узнали Мочалова въ роли О. Г. Воли оказавшій ему важныя услуги и своими сочи- кова. Жестикуляція его была напряженная, неніями, и своимъ непосредственнымъ на него сильная до излишества; но одушевленія не было. вліяніемъ-изв'єстный и неутомимый нашъдра- Многіе играли недурно, и къ этому числу надо матургъ, князь Шаховской, и сдълаль водевиль отнести Соколова и Сабурову: первый игралъ Поизъ главнаго момента жизни Волкова. И что же? лушкина, а вторая—его жену, мать Волкова. Вопублика толпами ходитъ смотръть эту пьесу, обще же тяжело и скучно было смотръть на это важную, если не по исполненію, то по содержа- длинное я вялое представленіе несообразностей нію?--Ничего не бывало. Я самъ, такъ горько всякаго рода, и только одушевленная, граціозная и естественная игра Рфпиной оживляла ого нъсколько. Ръпина умъла придать значение и жизнь самой несообразной роли, и это потому, что она никакой роли не умъетъ сыграть дурно,

А бенефиціанть? Онъ игралъ Өаддея Михеича какъ бы вамъ сказать? - ну такъ, какъ бы сыгралъ эту роль всякій актеръ со смысломъ и привычкой къ сценъ. Въ интермедіи-водевилъ «Именины благод втельнаго пом вщика» онъ от-Трофимовичъ Полушкинъ былъ человъкъ добрый личался въ роли нѣмда, Карла Мартыновича

Послѣ «Оедора Григорьевича Волкова» данъ нимаются и опускаются, и въ представленіи сво- быль водевиль покойнаго Писарева «Хлопотунъ, его пасынка онъ видёлъ не больше, какъ забав- или дёло мастера боится». Въ пемъ очаровалъ ную поттху: такъ гда же ему было понимать гром- публику М. С. Щепкинъ, въ роли Репейкина, своей кія фразы Волкова о значеній театра и слав'я живой, одушевленной, пламенной, характеристивъ потомствъ? Надо вещи понимать просто. Когда ческой игрой, за что и былъ вызванъ публикой, въ последнемъ акте Волковъ читалъ свою длин- которую опъ такъ хорошо вознаградилъ за скуку ную и фразистую рачь о важности своего подви- предшествовавшаго представленія. Кстати о вога, то мы ожидали, что отчимъ и голова оста- девиль: теперь нътъ уже такихъ водевилей, и, новять и спросять, что за дичь такую несеть сравнивая его съ нынфшней водевильной стряпонъ имъ. Ничего не бывало! Они и его превзошли ней, поневолъ согласишься, что въ лицъ Писаревъ риторствъ. Мать удивлялась дълу Волкова, ва литература наша и театръ понесли чувствисильнаго таланта.

вленіи 6 сентября и игръ другого нетербургскаго но все-таки игравшей второстепенную воль. артиста. Мартынова, котораго мы увидели тутъ въ первый разъ. Этотъ отчетъ для насъ тъмъ ника. Вотъ дарование не большое, не блестящее. номъ и большомъ талантъ, но тъмъ и строже Никифоровъ всегда хорошъ на своемъ мъстъ.

будетъ наше суждение о немъ.

рюдьникъ-стихотворецъ», водевиль, разумвется, Этотъ водевиль правится публикв, и мы съ нею перевеленный съ французскаго. Въ подлинникъ въ этомъ согласны. Въ самомъ дълъ, Ленскій это, доджно быть, -- мидая, дегкая, живая, вгри- довольно удачно переложиль его на русскіе провая шалость волевильной французской фантазіи; винціальные правы и вывель въ немъ пом'єщицвъ перевздв на русскій языкъ, черезъ Балтій- кій бытъ средней руки. Разумвется, что его скій порть, она значительно отсырёла и потому трудь не быль бы даже и замічень безь дароотяжельла. Все льло вь томь, что въ молодую ваній Рыпиной и Живокини; но при ихъ подостаточную влову влюблень пирюльникъ, де- собій онъ пользуется заслуженнымь и постоянревенскій франть, щеголь, любезникь, который нымъ вниманіемь публики. Въ этомъ водевиль говорить вачно въ риему и потому считаетъ себя только одно лицо никуда негодится: это Алестихотворнемъ; потомъ въ эту же вдову влюбленъ ксандръ Ивановичъ Алинскій, что-то вродъ молодой пастухъ, который съ деревенской просто- Пирогова Гоголя, только Пирогова сантиментальватостью и грубостью соединяеть любящую душу. наго. То же должно сказать и о выполненіи Какъ пирюльникъ смелъ и любезенъ по своему этой роли: какъ и создание ея – оно субъективно. съ предестной вловой, такъ пастухъ съ нею ро- Впрочемъ, когда Алинскій узнаетъ, что Наденьбокъ и не развязенъ: твердо ръщась объясниться ка не будеть его женой вслъдствіе эгоистической съ ней, онъ при видъ ея робъетъ и-то не мо- честности ея отца, который для щегольства жетъ вымолвить слова, а то говоритъ пошлости. именемъ честнаго человъка жертвуетъ счастіемъ Трактиршина предлагаетъ ему зелье, которое дочери и уводить ее за руку, отказывая Алиндолжно сдёлать его смёлымъ. Это зелье - шам - скому отъ дому, до самаго времени ея замужепанское. Онъ напивается его и успъваетъ въ ства, то Ленскій неожиданно обнаружилъ истинлюбви, потому что вдова и безъ того его люби- ный талантъ и какой еще! — трагическій! Да. ла. Эту роль игралъ Мартыновъ. Смущение при онъ такъ патетически произносилъ роковое и видъ вдовы, робость въ разговоръ съ ней, ро- послъднее прости, такъ порывисто бросился за бость до того, что у него захватываеть духъ, Наденькой въ двери комнаты, въ которую ее прерывается голосъ, и безъ того дрожащій, -- все уже увель отець, что мы невольно подумали: это было выполнено Мартыновымъ съ истинымъ что бы Ленскому попробовать свои силы въ артистическимъ талантомъ. Но когда вдова ухо- роли Гамлета или Отелло! за глупую робость передъ ней и утрату счастья Именно Ленскій оттого и играетъ на нашей сцемы увидёли въ Мартынов вистиннаго художника. своихъ роляхъ. Сквозь эту деревенскую грубость и личную проны уже все сделано и остается только пожи- Степаниды Карповны Яузовой.

куплетахъ такая острота, такая радужная, бле- нать лавры рукоплесканій и вызововъ! Талантъ стящая игра ума. Музыка куплетовъ принадлежить образуется ученіемъ и жизнью и не скоро по-Верстовскому, — и не надо быть знатокомъ му- лучаеть право почитать себя талантомъ: сперва зыки, чтобы съ первыхъ же звуковъ замътить, нало поучиться, потрудиться, смотреть на себя что это не обыкновенная музыкальная болтовня поскромн в... И воть самое лучшее доказательство. безъ смысду, а что-то одушевленное жизнью что разсчеты на успрук черезъ фарсы не всегла належны: Мартыновъ былъ вызванъ послѣ Орло-Теперь мы должны отдать отчеть о предста- вой, игравшей Катерину конечно очень мило.

Никифоровъ былъ прекрасенъ въ роли пирюльпріятнъе, что мы будемъ говорить объ истин- но необходимое для нашего театра! Къ тому же

За «Любовнымъ Зельемъ» слудовалъ волевиль Лавался волевиль «Любовное зелье, или ци- Ленскаго «Хороша и дурна и глупа и умна».

дить со сцены, и онъ начинаетъ проклинать себя Право, въ успъхъ нельзя бы сомнъваться! праой жизни вслудствие этой глупой робости- ну такую скромную роль, что выходить не въ

Вообще этотъ водевильчикъ идетъ всегда очень стоватость Жано Бижу проглядывало столько хорошо. Не говоримъ о Рапиной, которая создаистиннаго, глубокаго чувства, что онъ намъ ка- ла роль Наденьки гораздо больше, нежели скользался нисколько не смешонь, хотя и быль въ ко создаль ее Ленскій. Невозможно играть лучше высшей степени см'яшонъ. Но въ ц'яломъ роль и совершениче. Это просто значитъ — сдвлать была выполнена Мартыновымъ очень не ровно, все изъ пичего. Такъ же точно Живокини соне удовлетворительно, чему причиной были не- здаль роль Падчерицина. Это актеръ съ больсносные фарсы на манеръ Живокипи. Если Мар- шимъ дарованіемъ, и еслибы онъ сдёлалъ самъ тыновъ такими средствами будетъ добиваться для себя столько, сколько сдёлала для него прирукоплесканій и вызововъ, то не далеко уйдетъ рода, то пошель бы далеко и оставиль бы свое и неказить свой прекрасный таланть, свое силь- имя въ летописяхь сценическаго искусства. Поное и самобытное дарованіе. Б'яда молодому ху- танчиковъ нграеть роль Яузова такъ умно и отдожнику, если онъ, успъвши обратить на себя четливо, что хорошъвъ ней даже и послъ Щепвнимание публики, подумаетъ, что съ его сторо- кина. Сабурова очень хорошо выполняетъ роль

въ его игръ не было, таинственнаго лица мы не представленія пьесы. Львова-Синепкая выполвидели, и вообще эту роль Никифоровъ выпол- няетъсвою роль прекрасно; игра Пановой довольно няеть и забавные, и съ большей характеристич- удовлетворительна. Шуберть играеть роль Мишки ностью; но у Мартынова вырывались иные слова, лучше, совершенные, нежели какъ можно требои жесты такъ, что характеризовали всъхъ воз- вать. Прекрасно Максинъ игралъ роль трактирможныхъ Емельяновъ лучше, нежели цълое вы- наго слуги, и намъ очень жаль, что на этотъ полненіе этой роли Никифоровымъ. Повторяемъ, у разъ она была отдана другому. Мартыновъ иградъ Мартынова есть талантъ — и большой; только онъ Бобчинскаго очень посредственно: Никифоровъ еще ученикъ въ искусствъ, и если не поторонит несравненно выше его въ этой роли. Мы этого ся объявить себя мастеромъ, то далеко пойдетъ... не ожидали.

Было уже поздно, когда кончился этотъ водеяруса», которой заключался спектакль.

ную и умную обстановку этой пьесы: нельзя тре- неніе. бовать большаго вниманія къ этому великому про- Громкія рукоплесканія сопровождали почти довольны обстановкой «Ревизора», но на этотъ вызовъ еще прежде, чёмъ опустился занав'есъ, разъ замътили и еще улучшенія; напр. купцы показалъ, что Щенкина у насъ умѣютъ понистали больше походить на купцовъ увзднаго го- мать и цвнить. Наконецъ и Орловъ дождался танами; а прежде они были похожи на москов- апплодировали и его громко вызвали тотчасъ скихъ и дородствомъ, и нарядомъ. Костюмы всёхъ после Щепкина. Къ удивленью публики, онъ выпрочихъ лицъ въ комедіи тоже отличаются ха- шелъ съ Ленскимъ, но громкіе крики: «Орлова! рактеристикой провинціализма въ высшей сте- Орлова!», встрътившіе его, ясно показали ему, пени. Ходъ пьесы отличается удивительной цв- кого нужно было публикъ... лостью; всё актеры, даже играющіе нёмыя роли, превосходно выполняють свое д'яло. Жаль только, спектакль, мы не лождались. что нътъ у насъ актера для роли Хлестакова. Ее играють въ Москвъ два артиста — Самаринъ и Ленскій; первый имбеть превосходство надъ последнимъ въ дарованіи, но наружность второго больше идеть къ роли.

Наружность Самарина идетъ къролямъ Чацкаго, Кассіо, Лаерта; но для Хлестакова ему надо зна- отдоленіяхь, перев. съ инменкаго (Ободовскимь). чительно изм'яниться, по крайней мёрё въ сво- Спектакль 31-го октября. ихъ пріемахъ. Мы увърены, что Самаринъ вы-

Емельяна обыкновенно играетъ Никифоровъ, почтмейстера и Румянова въ роди Земляники нена этотъ разъ его иградъ Мартыновъ. Общности мало способствуютъ совершенству хода пъдаго

Ла, великое создание Гоголя на московской виль, и потому мы не дождались «Ложи перваго сценв не только не роняеть своего достоинства, -а и это ужъ большая похвала. -- но и положи-Въвоскресенье, 11 сентября, давался «Ревизоръ». тельно поддерживаетъ его. Публика московская Нельзя не поблагодарить дирекцію за тшатель- ум'веть цівнить и пьесу и ея спеническое выпол-

изведенію драматическаго генія. Мы всегла были каждое слово Шепкина, и единолушный, громкій родка-и характеристическими бородами, и каф- давно заслуженной имъ награды: ему громко

«Царства женщинъ», которымъ заключается

# АЛЕКСАНДРИНСКІЙ ТЕАТРЪ.

(Отрывки изъ писемъ москвича.)

Велизарій. Драма въ стихахъ и въ пяти

...Да, господа, жить безвытадно въ Москвт и работался бы для этой роли, и мы скоро увидё- потомъ прівхать въ Петербургъ-это значитъ ли бы на нашей сцен'в роль Хлестакова, выпол- изъ одного міра перелет'ять въ другой, соверняемую съ талантомъ. Ленскій на этотъ разъ шенно на первый не похожій. Я теперь особенно дълаль такіе фарсы, что портиль ходь всей пьесы. поняль, какъ смёшны и нелёпы споры о превос-Щепкинъ-художникъ, и потому для него из- ходствъ одной столицы передъ другой. Эти споучить роль не значить одинь разъприготовиться ры такъ же дътски и неосновательны, какъ сподля нея, а потомъ повторять себя въ ней: для ры о превосходствъ одного геніальнаго произвенего каждое новое представление есть новое из- денія искусства предъ другимъ, тоже геніальнымъ, ученіе. Онъ всегда играль городничаго превосход- вслёдствіе которыхъ если «Гамлеть» превосхоно, но теперь становится хозянномъ въ этой роли денъ, то «Макбетъ» никуда не годится, и наобои играеть ее все съ большей и большей свобо- роть. Нёть, Москва имбеть свое значеніе, котодой. Его игра—творческая, геніальная. Онъ не раго не имѣетъ Петербургъ, но она такъ же не помощникъ автора, но соперникъ его въ созданіи можетъ замёнить Петербурга, какъ и Петербургъ роли. После него всехъ блестящее выполняеть ея: каждый изъ этихъ городовъ хорошъ по свосвою роль Орловъ; на нимъ долженъ слъдовать ему, каждая изъ столицъ лучше другой, каждая Шумскій, превосходно играющій Добчинскаго. одна другой хуже! Я еще не осмотрълся въ Пе-Наравить съ ними должно поставить П. Степано- тербургт, чему причиной и то, что общность его ва, превосходно играющаго судью Тяпкина-Ляп- такъ сильно и мощно охватила мою душу, что кина; Баженовская, играющая слесаршу Пошлеп- она не въ состоянім сосредоточиться ни на одной кину, и Соколовъ, играющій купца Абдулина, — частности и разсмотрѣть ее. Хотя Петербургъ въ тоже превосходны. Отчетливая, умная и даже осеннее и зимнее время не имфетъ и половины свохарактеристическая игра Потанчикова въ роли его значенія, являясь во всемъ своемъ поэтиче-

скомъ блескѣ только весной и лѣтомъ, но я уже витія, связь, ходъ и пѣлость пьесы. Малфицій же начну это-съ театра.

влечение. Спрашиваю васъ: много ли въ Петровно, какъ бы боясь упустить изъ виду нить раз- логовъ, давалъ знать, что сынъ Велизарія погу-

заколдованъ имъ. Въ самомъ дёлё, стоитъ только отдёльный разговоръ или шопотъ возбуждаетъ вскользь увидъть Неву, чтобы почесть себя пе- общее негодование и прерывается шиканьемъ. ренесеннымъ въ какое-то волшебное парство съ Какъ бы ни неудаченъ былъ эффектъ, который крутыхъ береговъ безводной Москвы-ръки... По старается произвести актеръ, но если въ его эфмъръ моего ознакомленія съ частностями Петер- фектъ есть мысль или даже только смыслъ, если бурга, я буду постоянно и въ порядкъ отдавать по крайней изръ видно намърение со смысломъвамъ отчетъ въ монхъ впечатленіяхъ, и теперь внимательная публика тотчасъ замечаетъ это и. слишкомъ списходительная и благодарная, на-Не булу распространяться о впечативнін, ко- граждаеть артиста громкимъ и единодушнымъ торое произвела на меня ръзкая разность Але- апплодисментомъ. Петербургские артисты не моксандринскаго театра отъ московскаго Петровска- гутъ пожаловаться на свою публику, и если кого, и локазывать, что послёдній несравненно луч- торый изъ шихъ не замёченъ ею или не пользуетше, великольнье и, такъ сказать, столичнье; ся ея благосклонностью - значить, что онь ужь Александринскій и меньше, и тускліве; но что плохъ. Въ Москві ходять въ театръ большей чамит показалось неоспоримымъ преимуществомъ стью отъ нечего дълать, чтобы ничемъ кончить его передъ Петровскимъ и истинной красотой -- день, начатый и продолженный ничемъ. Петертакъ это то, что онъ быль полнехонекъ, что въ бургскій театръ наполняется большей частью двнемъ не было мъста пустого; съ Петровскимъ это ловымъ народомъ, который, поработавъ въ деслучается только въ самые блистательные бене- нартаментахъ часовъ семь, заходитъ въ него не фисы любимцевъ московской публики -- Мочалова оттого, что проходить мимо, но идеть въ него оти Щенкина, а чаще всего при представлени но- дохнуть, освежиться, и не развлекается, не заваго балета съ блестящими декораціями, какъ на- бавляется, а наслаждается театромъ. Видите ди: примъръ «Дъва Дуная», которая только теперь дъловая жизнь не убиваетъ любви къ изящному, начинаеть надобдать московской публикт, обык- но еще больше развиваеть и усиливаеть ее. Не новенно предпочитающей декораціи и танцы дра- выдаю вамъ всего этого за непреложный фактъ: мѣ и ея художественному выполненію... но я за- можеть быть, больше приглядѣвшись, я принуговорился: эта разница не театровъ, а публики жденъ буду или совстмъ отступиться отъ такого объихъ столицъ. И эта развица очень ръзка. Съ заключенія о дюбви петербургской публики къ перваго взгляда видно, что для петербургской пу- театру, или много сбавить изъ него; по крайней блики театръ совствиъ не то, что для московской: мтрт то, о чемъ я пишу къ вамъ, я виделъ для первой онъ необходимость, для второй-раз- собственными глазами, а не сквозь чужія очки.

Теперь мий надо познакомить васъ съ драмой. скій театръ сошлось бы народу на новую пьесу Она раздівлена на пять отдівленій съ эффектными неизвъстнаго автора и переведенную человъкомъ названіями; въ Петербургъ это любятъ, для Моконечно не безъ дарованія, но совершенно неиз- сквы же это пустая и фразерская уловка: не въстнымъ въ литературъ, и притомъ когда эта знаю, правъ ли Петербургъ, но, какъ истинный пьеса дается не въ бенефисъ Мочалова или Щеп- москвичъ, я согласенъ съ Москвой... Итакъ, на кина, а въ обыкновенный спектакль, и еще-что пять отделений: первое называется «Тріумфавъ Москвъ очень важно - не въ воскресный день, торъ». Антонина, жена Велизарія, и Елена, дочь а въ будни?.. Обыкновенно московская публика его, говорять о скоромъ прибытіи мужа и отца. внимательна только мъстами, когда ее самовла- Дочь замъчаетъ, что мать не оживлена радостью стно увлекаеть могущество вдохновенія артиста при мысли о скоромъ свиданіи съ мужемъ, но что, и обаятельная сила драматическаго положенія напротивь, она грустна и тапть какую-то тяжили геніальность сцены; но зато какъ скоро сце- кую мысль. Насказавъ множество общихъ ритона ей не нравится или артисты дурно выполня- рическихъ мъстъ, Елена, сопровождаемая подрують ее, еслибы вы хотёли внимательно слёдить гой своей, Олимпіей, бёжить во срётеніе отцу. за связью и ходомъ пьесы, вамъ не дадутъ этого Антонина одна на сценв, и мы узнаемъ отъ нея, сдълать разговоры, ситхъ, кашлянье, сморканье что ся сердце полно ненависти и жажды мщенія и проч. Когда дають драму, московская публика противъ Велизарія. У нея быль сынь, дитя, космотритъ Мочалова, не думая о драмъ и какъ тораго Велизарій укралъ у ней, у сонной, и вебудто не замівчая других вартистовь, участвую- лівль убить; а самь сказаль женів, что ея дитя щихъ въ ней. Для нея драма Шекспира или По- внезапно умерло, и что, не желая усиливать ея левого, все равно-есть не произведение искус- горести, онъ велълъ его похоронить во время ея ства, существующее по себъ и для себя, а сред- сна. Но вотъ недавно, умирая, рабъ открылъ ей, ство для Мочалова показать себя. Въ Петербургъ что ея сынъ не умеръ, а былъ похищенъ, и что напротивъ: здёсь пьеса не отдёляется отъ сце- онъ, по приказанію своего господина, оставиль ническаго выполненія и столько же заинтересовы- его на морскомъ берегу, гдв онъ ввроятно расваетъ публику, какъ и выполненіе. Какъ бы ни терзанъ звёрями; что господинъ его сдёлалъ была скучна сцена и какъ бы дурно ни выпол- этотъ варварскій поступокъ всявдствіе одного нялась она, ее слушають и смотрять вниматель- пророческаго сна, который, по объясненію астробитъ и отпа своего, и свое отечество. Антонина, умирающій рабъ ей все открылъ. По уход' Антокакъ глубоко-оскорбленная мать, клянется мужу нины Велизарій признается въ преступленіи страшной местью. Входять Руфинъ и Евтропій, сыноубійства, въ которомъ его никто не обвивраги Велизарія, и она уславливается съ ними о няль и за которое поэтому его не могуть и сумшеніи. Переміна декорацій. Императоръ Юсти- дить, какъ еще кромі того за преступленіе частніанъ разспрашиваетъ одного изъ придворныхъ о ное, семейное и учиненное для блага отечества поведении Велизарія въ его тріумфальномъ ше- и государя. Но ничто не помогаетъ-и Велизаствін по столиць. Раздаются торжественные звуки рій, не дожидаясь рышенія имератора и сената, марша, знаменоносцы несутъ побъдныхъ орловъ, велитъ подать себъ цъпи и идетъ въ темницу. передовой отрядъ воиновъ ведетъ планныхъ ван- Не помню хорошенько, въ этомъ или въ сладуюдаловъ, и на торжественной колесницъ, везомый щемъ отдълении приходять къ императору прелнародомъ, является Велизарій. Сошедши съ ко- ставители войска, чтобы просить у него помилолесницы, онъ снимаетъ съ головы лавровый въ- ванія Велизарію отъ смертной казни. Имперанокъ и полагаетъ его къ ногамъ владыки. Импе- торъ соглашается переменить смерть на изгнараторъ собственной рукой снова возлагаетъ ему ніе и значительнымъ голосомъ предписываетъ вънокъ на голову, Велизарій представляеть им- Руфиму и Евтропію позаботиться, чтобы Велиза. ператору плинниковъ и просить имъ пощады и рій никогда не могъ увидить его лица. Руфинъ милости; императоръ даритъ ихъ ему, съ правомъ истолковываетъ повелѣніе императора буквальрасполагать ихъ участью, и уходитъ. Велизарій но, — и при перемінь декорацій является Велидаритъ пленниковъ свободой и обещаетъ обезпе- зарій слепой и въ рубище. Какой-то мальчикъ чение ихъ участи: они бросаются къ его ногамъ вызывается быть ему вожатымъ, онъ просить съ кликами восторженной благодарности. Только его сбетать въ домъ, чтобы сказать о немъ слоодинъ Аламиръ, молодой вандалъ, молчитъ. Этотъ во дочери его Еленъ, и узнаетъ, что этотъ маль-Аламиръ-дитя, найденное тирскими купцами на чикъ-вожатый - его дочь. Сцена въ чувствиберегу моря и проданное ими вандальскому царю, тельно-патетическомъ родъ нъмецкихъ мелодрамъ. который и воспиталь его какъ сына. На вопросъ Между тёмъ Антонина, насытивъ свою месть, Велизарія, отчего онъ не радуется свободь онъ приходить въ раскаяніе, свирыпствуеть и впадаотвъчаетъ, что хочетъ жить и умереть при етъ въ помътательство. Императоръ начинаетъ немъ. Нажная сцена. Декораціи переманяются, подозравать Руфина и Евтропія, тамъ болже, что Велизарій дома; мрачная тоска и смущеніе жены Аланы сділали вторженіе въ имперію и съ маприводять его въ смущение: она говорить ему лымъ числомъ войска разбили на голову огромзначительно, что умеръ его любимый рабъ-онъ ное войско, порученное Руфину. Между тъмъ радуется въ душъ, что съ этой смертью умерла Велизарій приходитъ въ одну деревню; Елена роковая тайна сыноубійства. Второе отділеніе— оставляеть его одного, чтобы поискать ему «Месть матери». Открывается занавъсъ — и питья, — и овъ слышить о себъ разговоръ креявляется Аламиръ. Его восхищаетъ Византія, ему стьянъ, изъ которыхъ одинъ поетъ романсъ хочется быть римляниномъ. Вобгаетъ Елена и Мерзлякова. Другой крестьянинъ, ибкогда слусъ ужасомъ объявляетъ, что ея отца импера- жившій подъ его знаменами, узнаетъ его-троторъ зоветъ въ сенатъ черезъ нарочнаго. Вхо- гательно-патетическая сцена. Дале Велизарій дать Велизарій, и дочь съ ужасомъ извѣщаетъ встрѣчается съ крестьянами, которые въ ужасѣ его о требованія императора. Велизарій гово- бёгуть отъ перваго отряда Алановъ. Наконецъ ритъ, что ему нечего бояться, что совъсть его онъ встръчается съ Октаромъ, начальникомъ чиста. Декораціи перемёняются—мы видимъ се- Алановъ, и съ Аламиромъ, который, горя мщенатъ. Императоръ извъщаетъ сенаторовъ о до- ніемъ за Велизарія, воздвигнулъ Алановъ пролоса говорить ему, что это месть матери, что темь императоръ призываеть къ себе Анго-

носъ на Велизарія въ государственной измънъ, тивъ имперіи. Посредствомъ разныхъ мелодратребуетъ суда безпристрастнаго, но и строгаго. матическихъ штукъ и штучекъ, какъ-то: пеле-Является Велизарій — и входять на сцену Ру- нокь, родинокь, бородавокь и т. п., Велизарій фанъ и Евтропій, какъ обвинители. Главное узнаетъ, что Аламиръ-сынъ его. Октаръ предобвиненіе — письмо Велизарія къ женъ. «Твоя лагаетъ Велизарію принять начальство надъ его ли это рука?..» спрашиваетъ Руфинъ. «Моя», Аланами, чтобы вифстф съ нимъ и съ Аламиромъ отвъчаетъ Велизарій — начинаетъ читать и съ идти въ Византію. Велизарій, разумъется, отказыизумленіемъ и ужасомъ видитъ, что выраженія вается; тогда Октаръ объявляетъ Аламира свонъжности друга и отца перемъщаны съ фразами имъ плънникомъ. Велизарій говорить, что онъ о заговоръ для низверженія императора съ трона. скоръе поразить сына собственной рукой, неже-«Рука точно моя, но я не писалъ этого!» вос- ли допустить его сделаться врагомъ отечеству, клицаетъ Велизарій: «пусть оправдываетъ меня и въ самомъ дёлё заноситъ кинжалъ надъ жена!» Входитъ Антонина и подтверждаетъ сира- грудью сына; но, тронутый такимъ великодуведливость доноса Руфина и Евтропія; приведен- шіемъ, Октаръ отпускаетъ ихъ обонхъ, и только ный въ удивление и ужасъ, Велизарий проситъ старается взять съ Велизария слово не брать наее быть справедливой именемъ Бога и святости чальства надъ императорскими войсками, въ чемъ ихъ брачнаго союза. Тогда Антонина вполго- тотъ, разумфется, начисто ему отказываетъ. Между

нину, желая разскять свои полозренія о невин- его искусства. Я никому не навязываю монуть мучить публику нескончаемой болтовней.

скова съ братіей.

высшей степени постигли внёшнюю сторону сво- Шепкина. Односторонности сами по себё не удо-

ности Велизарія и тревогу своей сов'єсти, что уб'жденій, но не отказываю себ'я въ прав'я им'ять онъ осудилъ невиннаго: Антонина во всемъ при- свои уб'жденія и открыто выговаривать ихъ: я знается и въ присутстви императора удичаетъ не пойлу смотръть Каратыгина въ роди Гамлета. Руфина въ поддълкъ подъруку Велизарія. Импе- которую онъ играеть искусно, по въ которой я раторъ допрашиваетъ Евтропія и заставляетъ требую отъ актера, кром'в искусства, еще койего открыть истину; обоихъ ихъ онъ отсылаетъ чего такого, чего мна не можетъ дать Каратына казнь. Велизарій полль Византіи. Народъ гинъ: я не пойлу смотръть въ роли Лира ни Мобъжить въ смятени отъ переловых отряловъ чалова, ни Каратыгина, помому что въ первомъ варварскаго войска и встр'вчаетъ Велизарія; можетъ быть увижу Лира, но только Лира, а не нъкоторые узнають его. Протогень и Леонь, короля Лира, а во второмъ — только короля, но начальники императорской гвардіи, идуть съ не Лира короля: я не пойлу смотреть на Караотрядомъ войска, неся въ рукахъ военачаль- тыгина въ роли Отедло, потому что ровно ничего ническія регаліи; они разспрашивають у на- не увижу, но всегда пойду смотрфть Мочалова рода, не видаль ли кто слепого Велиза- въ этой роли, потому что если иногда тоже нии, и, увиду отони вто въ толпъ, объявляють его, чего не увижу, зато иногда много уживу, точно именемъ императора, главнымъ вождемъ войска, такъ же, какъ всегла пойлу смотреть Мочалова увъдомляють о раскаяни императора и казни кле- въ роли Гамлета, потому что всегда увижу чтоветниковъ. При кликахъ восторженной толпы Ве- нябудь великое, а часто и много великаго; но я лизарій надіваеть на себя шлемь, береть въру- никогда не пойду смотрізть Мочалова въ роди ки жезлъ военачальника и уходитъ. Вы думаете, Лейчестера, Людовика XI, Велизарія, и всегла что туть и конець трагедін: неть, до конца еще пойду смотреть вь этихъ роляхъ Каратыгина. далеко. Приходить императорь и разглаголь- Игра Мочалова, по моему убъжденію, иногда есть ствуетъ съ Еленой. Зачвиъ и какъ-то приходить откровение таинства, сущности спеническаго иссошедшая съ ума Антонина и очень нел'япо на- кусства, но часто бываетъ и его оскорбленіемъ. чинаетъ свиръпствовать. Потомъ приходить въст- Игра Каратыгина, по моему убъждению, есть норпикъ или наперсникъ и возвъщаетъ, что Велиза- ма внъшней стороны искусства, и она всегда въррій одержаль победу надъ варварами. Далее кто- на себе, никогда не обманываеть зрителя, вполто доносить, что Аламирь убить и самь Велиза- нь давая ему то, что онь ожидаль, и еще больше. рій опасно раненъ. Наконецъ несуть умирающа- Мочаловъ всегда падаеть, когда его оставляеть го Велизарія, и Антонина опять начинаеть сви- его волканическое вдохновеніе, потому что ему, р'виствовать въ самомъ смешномъ смысле этого кроме своего влохновенія, не на что оцереться, слова; но, къ удовольствію зрителей, она скоро такъ какъ онъ пренебрегъ технической стороумираеть. Оставшіеся въ живыхь ждуть, пока ной искусства; поэтому онь всегда падаеть и умреть Велизарій, разглагольствуя риторическими тамъ, когда берется за роли, требующія отфразами; Велизарій умираеть — и они перестають четливаго выполненія, искусства — въ техническомъ смыслѣ этого слова. Каратыгинъ за вся-Уфъ! насилу досказалъ!.. Очень ясно, что это кую роль берется смѣло и увѣренно, потому не трагедія, не драма, а мелодрама въ чувстви- что его усп'яхъ зависитъ не отъ удачи вдохнотельно-н вмецком в родв. На сцен вона хороша, венія, а от в строгаго изученія роли: поэтому онъ но читать ее нътъ возможности; да и на сценъ падаетъ только въ роляхъ и сценахъ, требуюона хороша только по милости Каратыгина 1-го, щихъ по своей сущности огненной страсти, треи еще была бы лучше, еслибы не была растяну- петнаго одушевленія, какъ въ Отелло; но его пата и начинена для связи бездушными сценами. дене видно не толић, а немногимъ знатокамъ Какъ во всёхъ дюжинныхъ посредственностяхъ искусства. Оба эти артиста представляютъ собой такого рода, въ этой драмъ каждое лицо не дъй- двъ противоположныя стороны, двъ крайности ствуеть, а говорить за себя, то-есть описываеть искусства, и оба они-представители нашихъ стосвои качества и обстоятельства. Злодви смешны, лиць, со стороны вкуса и направленія публики. пошлы до последней крайности. Характеровъ Оба они достойны того уважения и той любви, котонътъ. Всъхъ хуже лицо Юстиніана. Это какой- рыми пользуется каждый на своей родной сценъ. то добрякъ, котораго всъ обманываютъ. Переводъ Безъ вдохновенія нътъ искусства; но одно вдохнохорошъ - Ободовскій владжеть стихомь; только веніе, одно непосредственное чувство есть счастлимы совётовали бы ему избёгать шестиногаго ям- вый дарь природы, богатое наслёдство безъ труда ба, который такъ, для слуха и для уха, напоми- и заслуги; только изученіе, наука, трудъ дёлаютъ наетъ классическія трагедіи Сумарокова и Хера- челов'яка достойнымь и законнымъ влад'яльцемъ этого чисто случайнаго наслёдства; -- и они же Вообще эта пьеса для сцены такъ хороша, утверждаютъ его дъйствительность, а безъ нихъ какъ въроятно не надъялся ни самъ авторъ, ни опо и теряется, и проматывается. Изъ этого ясно, переводчикъ, — и это дело Каратыгина, выпол- что только изъ соединенія этихъ противоположняющаго роль Велизарія. Каратысинъ принадле- ностей образуется истинный художникъ, котожить къ числу тёхъ художниковъ, которые въ раго напримёръ русскій театръ имёетъ въ лицё

значение, и потому будемъ желать, чтобы москов- восторга и умиленія. скій Мочаловъ не переставаль, какъ Весталка, хранить священный огонь сущности своего искусства, безъ которой нать искусства, а есть только умѣнье; и пусть петербургскій Каратыгинъ остатки выставки. Говорю «остатки», потому что не перестаеть показывать, что такое художествен- большая часть картинь, и притомъ лучшихъ, уже ность формы, безъ которой и истинное искусство была вынесена; осталось нёсколько посредственнелостаточно и неполно...

является на сцену Велизаріемъ и сходить съ нея ны относятся къ искусству... Искусство есть есть великій челов'якъ, герой, который до своего пировать съ натуры лицо челов'яка, -- совс'ямъ не ослешленія является грозой готовъ и вандаловъ, значить что нибудь создать. Конечно по портрехранителемъ христіанскаго міра противу враговъ, тамъ можно судить, до какой степени совера послѣ ослѣпленія

#### . . Видитъ въ памяти своей Народы, въки и державы.

обаяніе эффекта: какъ бы ни быль онъ изящень, отнюдь не есть искусство, а разв'в мастерство. благороденъ и уменъ, онъ всегда встрътитъ въ -Вообще, соображаясь съ слухами и съ статьлуш'в моей сильный отпоръ: но когда я увид'влъ ей «С'вверной Пчелы», выставка была посред-Каратыгина-Велизарія, въ тріумф'є везомаго на- ственная, въ которой очень немного было природомъ по сценъ въ торжественной колесницъ, мъчательнаго и, кажется, ровно ничего превосходкогда я увидель этого лавровенчаннаго старца- наго. Видель «Последній день Помпен», и пока героя, съ его съдой бородой, въ царственно скром- ничего не могу сказать объ этомъ произведении номъ величіи, - священный восторгъ мощно охва- ни pro ни contra, потому что оно не произвело тилъ все существо мое и трепетно потрясъ его... на меня никакого опредъленнаго впечатлънія. Театръ задрожалъ отъ взрыва рукоплесканій... Надо еще будетъ посмотръть да поизучить. Я всегда А между тымь артисть не сказаль ни одного питальнеобходимое отвращение къ этимъ пустымъ слова, не сделаль ни одного движенія — онь и легкимь судьямь всего великаго, этимь аматётолько сидёль и молчаль... Снимаеть ли Кара- рамъ-Хлестаковымъ, которые легко судять о тятыгинь венокъ съ годовы своей и полагаетъ его желыхъ вещахъ, которые, постоявъ минуты две къ ногамъ императора, или подставляетъ свою съ своимъ лорнетомъ передъ картиной, объголову, чтобы тотъ снова наложилъ на нее въ- являютъ решительно дурнымъ можетъ быть венокъ-въ каждомъ движеніи, въ каждомъ же- ликое созданіе, плодъ жаркихъ молитвъ, святого ств виденъ герой Велизарій. Словомъ, виродол- вдохновенія, многихъ дней и ночей безъ сна и женіе цівлой роли благородная простота, герой- пищи, — объявляють его дурнымъ потому только, ское величие видны были въ каждомъ шагъ, что оно имъ не понравилось и не произвело на слышны были въ каждомъ словъ, въ каждомъ нихъ сильнаго впечатлънія съ перваго раза; козвукъ Каратыгина; передъ вами безпрестанно торые не понимаютъ, что иногда самое великое являлось несчастіе въ величіи, ослепленный ге- произведеніе потому именно и не доступно до рой, который

#### Видитъ въ намяти своей Народы, вѣки и державы...

и замѣчать лучшія мѣста. Скажемъ только что добросовѣстнаго изученія... Но этимъ господамъ сцена, гдъ поется романсъ Мерзлякова, была все трынъ-трава: съ судейской важностью и свътисполнена такого неотразимаго поэтическаго оба- ской легкостью готовы судить хоть отяжелых в труянія, о которомъ нельзя дать словами никакого дахъ, напримѣръ какого-нибудь Гегеля, и его фипонятія, — и это опять было дёломъ Каратыгина: лософію — плодъ глубокой, всеобъемлющей учено-

влетворительны. Что мей за радость видеть сёдой герой, лишенный зрёнія, силёль на пий умное, отчетливое, но холодное выполнение роли дерева и лицомъ, движениями головы и рукъвы-Отелло, въ которой можно простить неровности, ражаль тѣ грустно-возвышенныя ощущенія, копромахи, неудачи, но въ которомъ нельзя простить торыя производилъ въ немъ кажлый стихъ ронепостатка бушующей, опустошительной страсти манса, пътаго о немъ крестьяниномъ, не полоафриканского тигра и великаго человъка вибсть?.. зръвавшимъ, что его слушаетъ самъ тоть, о комъ Съ другой стороны, что мет за радость, увидевши онъ пелъ... Превосходная сцена!.. Самъ романсъ въ патетической сценъ Лира съ дочерью истин- хотя по недостатку художественности и слъдался но оскорбленнаго отпа-короля, видеть потомъ ка- несколько темъ, что светские люди называють кого-то машанина, который силится уварить, что mauvais genre, но въ немъ такъ много чувства, булто онъ король!.. Впрочемъ въ историческомъ души, некоторые стихи такъ удачны, а музыка развити искусства односторонности имжють свое такъ прекрасна, что его нельзя слушать безъ

... Быль въ Академіи художествъ и видъль ныхъ произведеній, да еще портретовъ, которые, Каратыгинъ создалъ родь Велизарія. Онъ право никакъ не могу понять, съ какой сторо-Велизаріемъ, а Велизарій, котораго онъ игралъ, творчество, а списать вёрно портреть, т. е. скошенства достигъ тотъ или другой господинъ (не могу сказать «художникъ»: портретистъ совствиъ не художникъ, а развѣ мастеръ) въ технической Я-врагъ эффектовъ, мит трудно подпасть подъ части искусства, которая, взятая сама по себъ, скораго постиженія, что слишкомъ велико, что носить на себѣ отпечатокъ божественной простоты, а не блестить поразительными эффектами; Мы не будемъ въ подробности разбирать игры что оно наконецъ требуетъ долговременнаго и сти, лентельной и многотрудной жизни, безко- зять и усладять меня сокровища искусства, храрыстно посвященной исключительному служению нящіяся въ Петербургъ. Теперь же снова обраистинъ пожалуй, въ одну минуту объявять не- щаюсь къ предмету не столь высокому и поэтипостаточной, хотя и не лишенной достоинствъ, ческому, не столь поразительному и усладительэфемернымъ, хотя и замъчательнымъ явленіемъ, ному-къ Александринскому театру... - они, которые не имъють на это никакихъ правъ, Въ первомъ письмъ моемъ къ вамъ я покапріобрътаемыхъ трудомъ и изученіемъ, — они, ко- зывалъ вамъ Александринскій театръ со стороны торые не знають лаже, въ какомъ форматъ из- прамы, теперь покажу вамъ его со стороны коланы творенія великаго мыслителя, и что распро- медіи и водевиля. Эта п'єсня будеть еще заунывстранение его учения составляеть теперь жизнь нее, благодаря моему московскому варварству ... пълой Германіи и есть фактъ современной исто- Непріятно, госпола, быть въ положеніи скива. ріи человічества... Богъ съ ними, съ этими го- вдругь очутившагося въ Афинахъ; но не хочу и сподами!.. Постараемся не увлекаться безотчет- притворяться, а останусь скиеомъ, варваромъ, нымъ уваженіемъ къ авторитетамъ и чужимъ мнѣ- однимъ словомъ-москвичемъ... Вообще театры ніямъ, но также и не булемъ безотчетно увле- объихъ нашихъ столипъ еще въ млаленчества: каться слібной довівренностью къ собственнымь въ тіхь и другихь есть таланты, и даже веливпечатльніямь, которыя часто бывають обман- кіе, но ньть еще сценическаго искусства, коточивы, и късобственнымъ мичніямъ, которыя вслед- рое состоить въ целостности представленія, въ ствіе этого еще чаще бывають опибочны. И по- томъ, что называется ensemble, и безъ чего тому прошу не принимать моихъ словъ о карти- нетъ сценического искусства, а можетъ быть нъ Брюлова за суждение, которое я позволю се- только развъ стремление къ нему. Кому это побъ произнести только тогда, когда много часовъ кажется страннымъ или ложнымъ, тому совътую будеть проведено мною въ безмолвномъ созер- побывать въ петербургскомъ Михайловскомъ тепаніи этого произведенія, пользующагося такой атрѣ... Но объ этотъ я скоро буду писать къ громкой славой. Вивств съ вами смотрвлъ я въ вамъ, а пока помолчу, твиъ болве, что это бу-Москв'т на «Прометея» Доминикина и вышелъ детъ ц'аляя исторія, только совершенно въ друизъ зады съ какимъ-то неопредъденнымъ и тя- гомъ родъ — пъсня совсъмъ на другой тонъ и желымъ чувствомъ, съ затаенной досадой и на ладъ.. Но въ какомъ бы ни были состояніи наши себя, и на картину; а теперь эта картина не театры обёихъ столицъ, однако между ними есть отстаетъ отъ меня, какъ будто я сто разъ видълъ разница. Не берусь вамъ показать ее, но поее, какъ будто и теперь еще стою передъ ней пробую намекнуть, какъ я уже и сдёдаль это и теперь еще вижу передъ собой эту перепроки- въ первомъ моемъ письмѣ къ вамъ. Какъ нутую фигуру, изъ судорожно-раствореннаго рта истинные москвичи, вы знаете, въ чемъ разница которой, слышится, исходять глухіе стоны, извер- между Мочаловымъ и Каратыгинымъ; подобная гающіеся изъ груди, а не изъ горла, — а на че- же разница есть и между Щепкинымъ и Сослъ, сморщенномъ и напряженномъ отъ невыра- ницкимъ, не въ томъ смыслъ, чтобы Шепкинъ зимаго страданія, какъ свътлый лучь въ глубо- своими недостатками походиль на Мочалова и комъ мракъ, проблескиваетъ торжество побъды... ими давалъ надъ собой верхъ Сосницкому, а въ Кстати: въ залъ академіи я видъль «Причаще- томъ, что, оставляя въ сторонъ неумъстный ніе св. Іеронима» Доминикина же: вотъ предметъ- споръ о степени таланта того и другого артито для наслажденія и изученія!.. Много, много ста, нельзя не сознаться, что и у Сосницкаго придется мит писать къ вамъ!.. Картина Бруни есть своя сторона превосходства надъ Щепки-«Моленіе о чашѣ» не произвела на меня осо- нымъ, общая всему петербургскому. Если дочтете беннаго впечатленія. Мит кажется, что въ лицт до конца это письмо, то увидите, о чемъ я гово-Спасителя только страданіе и невольная стра- рю, и можеть быть согласитесь со мной, хотя дальческая покорность, а не божественность; по- съ перваго раза вамъ и покажется дикимъ такое ложеніе всей фигуры нісколько изыскано, а ча- мнітніе со стороны чистаго москвича. Итакъ, въ ша въ воздухъ гораздо больше говоритъ о содер- драмъ ни Москвъ передъ Петербургомъ, ни Пежаніи картины, нежели лицо и положеніе Иску- тербургу передъ Москвой величаться нечёмъ: у пителя. Въ лицъ Богочеловъка должны быть насъ (т. е. у москвичей) Мочаловъ — здъсь Касхвачены два момента—человъческій, какъ вы- ратыгинъ; у насъ Львова-Синецкая—здъсь Караженіе страданія: «Прискорбна есть душа моя ратыгина; у насъ Орлова — здѣсь Асенкова; у до смерти; Отче мой, аще возможно есть, да мимо насъ Козловскій — здісь Толченовъ; у насъ Саидеть отъ мене чаша сія»; и божественный, какъ маринь — здёсь Леонидовъ; у насъ въ трагедін выраженіе поб'єды и торжества духа надъ плотію: является вногда Щепкинъ — зд'єсь Брянскій, а «Обаче не яко азъ хощу, но яко же ты». Великій иногда и Сосницкій. Что касается до Живокипредметъ, предъ которымъ смирится и устра- ни-здъсь Мартыновъ, и какъ онъ еще молодъ, шится фантазія самаго великаго, самаго геніаль- и можно над'язться, что будеть совершенствонаго художника!.. Въ Эрмитажъ еще не былъ, ваться то едва-ли не Москва должна завидовать впереди еще много наслажденій, много писемъ Петербургу. Вотъ вамъ данныя для сужденіякъ вамъ во исполнение объщания отдавать вамъ выводите сами результаты. Вообще въ петербург-

самый подробный отчеть во всемь, чёмь пора- скомь театры есть слыдующая странная особен-

такъ что иногла не разберешь, чёмъ разнятся ея просвёщенному и образованному вкусу и рёмежду собою Каратыгины и Асенкова, и даже шились забавдять ее фарсами вроль «Фидалругіе, когла хорошо заучать роль и приготовят- токъ и Мирошекъ» или «Незнакомпевъ» и «Потеатра равно въ восторгѣ отъ тѣхъ и другой и умѣреннѣе въ своихъ восторгахъ, да и скупѣе неровность-то гора или холмъ, то совершенная скольку разъ, то это не иначе, какъ по воскреплоскость: Мочаловъ и Шепкинъ неизмъримо вы- сеньямъ, и то не больше четырехъ разъ въ одинъ сятся и разко отличаются отъ второстепенныхъ спектакль. Крома того въ Москва, если напр. холить на ногахъ по-человъчески...

разница. Не говорю о публикъ Михайловскаго воскреснымъ днямъ... театра-это совсвиъ другой міръ, и міръ прекрасный, потому что сюда собираются только люди, которые приходять наслаждаться сценическимъ искусствомъ, - люди которые не любятъ хлопать и кричать: сверхъ того въ Михайловскомъ театръ нътъ райка-важное обстоятельство!.. Но о публикъ Михайловскаго театра послв. Московскую публику можно раздвлить на три разряда: во-первыхъ, на воскресную, для которой даются по воскресеньямъ «Аскольдова могила», «Жизнь игрока», «Скопинъ. Шуйскій» и собирающуюся на повтореніе бенефисныхъ пьесъ. Каратыгинымъ еще болъе усиливало мое желаніе. если бенефисъ имълъ блестящій усивхъ, и воодно и та же, большей частью состоить изъ дь- дьлиться съ вами монмъ восторгомъ. лового и утомленнаго народа, которому послѣ «Заколдованный Домъ» передѣланъ изъ из-

ность отъ московскаго: злъсь какая-то общность, га, еслибы они забыли должное уважение къ ся, тъмъ болъе, что публика Александринскаго слъднихъ дней Помпеи». Московская публика третьихъ: въ Москвъ же, напротивъ, какая-то на нихъ: если она и вызываетъ актера по нъактеровъ: второстепенные прекрасны, третьесте- Мочаловъ играетъ дъйствительно превосходно. пенные удовлетворительны, а кто за ними-смо- то рукоплесканія публики громче и единодушнъе, тръть нельзя, хоть зажмурь глаза или бъги вонъ но ръже, и ея восторгъ иногда выражается каизъ театра; тогда какъ здёсь объ иномъ и не кимъ-то торжественнымъ безмолвіемъ, въ котологалаешься, что онъ изъ плохенькихъ, потому ромъ слышится изумление чудомъ, и которое для что и говорить со смысломь и съ удареніемь, и иного артиста лестиве всяких воплей и хлопанья. Что всего удивительные, вы московскомы Петров. Въ публикъ объихъ столицъ тоже большая скомъ театръ такія явленія бывають даже и по

Заколдованный домъ. Трагедія въ пяти дийствіяхь, въ стихахь, съ танцами, соч. Ауфен-берга, переведенная съ нъмецкаго И. Г. Ободовскимъ - Чего на свътъ не бываетъ, или что у кого болить, тоть о томъ и говорить. Водевиль в одномь дийствии, спожеть заимствовань изъ старинной комедіи, и проч. -(Спектакль 14 декабря)

#### (Изъ письма москвича.)

... Лавно уже слышаль я, что Каратыгинь предаже драмы Шекспира, и которая всёмъ довольна, восходенъ въ «Заколдованномъ домё» въ роли всему громко хлопаетъ, всегда вызываетъ Ор- Людовика ХІ. Кажется, эта пьеса давалась и ва лову, и равно вызываетъ Мочалова и Савина; московской сценъ, но мнъ не случилось ея випотомъ публику бенефисную, для которой бене- дёть. Поэтому мн очень котёлось узнать, какъ фисъ — праздникъ, и которая ужъ непремённо изображенъ въ ней характеръ Людовика XI, такъ вызываетъ бенефиціанта, если только онъ не дивно созданный геніальнымъ Вальтеръ-Скот-Козловскій; наконедъ публику, преимущественно томъ, а прекрасное выполненіе роли Велизарія

Много наслышавшись отъ встхъ объ игръ обще посвывающую пьесы только по выбору. Каратыгина въ роли Людовика XI, я многаго Въ Александринскомъ театръ публика всегда и ожидалъ; но увидълъ еще болъе, и спъщу по-

оффиціальныхъ бумагъ всякій слогъ хорошъ. От- въстной повъсти Бальзака «Maitre Cornelius», сюда проистекаеть ея безпримърная снисходитель- и передъланъ такъ хорошо, что вышла прекрасность: за все хорошее она благодарить съ такимъ ная драматическая пьеса, а не пошлая нѣмецже энтузіазмомъ, какъ и за превосходное, а ко кая штука съ чувствительными эффектами. Не всему слабому, посредственному и дурному она буду вамъ разсказывать ея содержание, которое до того терпима, что ошиканная ею пьеса или извъстно всъмъ, видъвшимъ ее на сценъ или осмвянный актерь уже рышительно никуда не читавшимь повысть Бальзака. Скажу только, что годны. Она говорить съ восторгомъ объ Алланъ, Людовикъ XI очень удачно въ ней очеркнутъ, восхищается Каратыгинымъ и Сосницкимъ, и те- если не созданъ, и что онъ, особенно благодаря атръ дрожитъ отъ ея рукоплесканій и ея «бра- превосходной игрѣ Каратыгина, живо напомиво», когда Асенкова покажется передъ нею въ настъ историческаго Людовика XI, кровожадмужскомъ платьв, а иногда и въ женскомъ. Она наго, жестокаго, мстительнаго, забавлявшагося очень любитъ драму, но отъ Шекспира вообще мученіями своихъ жертвъ, какъ кошка мышью, скучаетъ, потому, разумъется, что онъ дурно пе- скупого, формально-набожнаго, впутренно безререводится и еще хуже играется; но она очень лигіознаго и безнравственнаго и, какъ всё люди ободряетъ произведенія отечественныхъ талан- безъ истинной религіозности, въ высшей степени товъ, каковы напр. Полевой и Коровкинъ, -- усерд- суевфрнаго; но вмёстё съ этимъ характера моные и неутомимые драматурги, особенно ею лю- гучаго, воли исполинской, словомъ-страшваго бимые. Но она и кънимъ будетъ неутомимо стро- орудія для осуществленія блага путемъ зла. Ка-

ратыгинъ какъ бы переродился въ этой роли- знаетъ свои гржи, боится страшнаго супа, но лавръ подвига и остается за нимъ безспорно. показалъ мев Каратыгинъ... Игру его невозможно характеризовать словами. и надо видёть, чтобы понять и оцёнить верхъ драматическаго искусства и торжество его та- восходно выходить то мёсто, гле графъ Аймаръ ланта, являющагося въ этой роли въ своемъ Сен-Валье отказывается подписать свою разводапотеозъ. Дряхлый старикъ, страждушій всёми нелугами — плодомъ буйно-проведенной молодости. безпрерывно напряженнаго и неестественнаго состоянія духа: король-плебей, который ольть съ мѣшанской простотой, безпрестанно шутить, какъ какой-нибудь добрый гражданинъ своего «добраго» города Парижа, но сквозь вижшній плебеизмъ котораго ни на минуту не перестаетъ проблескивать лучь парственнаго лостоинства. паваемаго правомъ рожденія и привычкой повелъвать съ младенчества. Онъ окруженъ люльми низкаго званія, которые, по своей ограниченности, приписывають благосклонность къ нимъ короля личнымъ своимъ достоинствамъ и мнимой родственности съ духомъ короля, не понимая его глубокаго плана униженія дворянства для возвышенія и сплавленія воедино разъединенной Франціи. Таковъ Каратыгинъ въ этой роли! Въ каждомъ словъ, въ каждомъ жестъ вы видите характеръ историческаго Людовика XI! Посмотрите. какъ онъ согнулся, какъ часто кашляетъ, залыхается, какъ медленна и слаба его походка, какое коварство въ его будто бы простодушномъ смъхъ, какъ онъ все видитъ, притворяясь, что ничего не видитъ, какъ онъ умфетъ прикинуться обманутымъ, чтобы вдругъ и врасплохъ схватить свою жертву и заставить ее во всемъ сознаться; тёмъ монологь, где Людовикъ XI, хвалясь свозамётьте, какъ ужъ черезчуръ обыкновененъ его имъ безстрастіемъ, говоритъ, какъ онъ вышелъ языкъ, простонародны манеры, грубы шутки, и цълъ изъ битвы, изъ подъ мечей окружавшихъ какъ сквозь все это виденъ король, знающій, что его враговъ, а мальчикъ хочетъ его устраонъ -- король, увъренный въ своемъ могуществъ, въ шить \*), -- былъ произнесенъ какъ-то утриросиль своего ума и непреклонности воли! -- Воть ванно и сопровождался какимъ-то насильственвамъ игра Каратыгина, если это дастъ вамъ о нымъ жестомъ—и всѣ пришли въ неописанный ней хоть какое-нибудь понятіе!—Но вотъ, вър- восторгъ... Вотъ только два мъста во всей пьесъ, ный духу своего въка, онъ отказывается отъ въ которыхъ Каратыгинъ показался мив не любимаго кушанья, отъ рюмки вина, потому что Людовикомъ XI, а Каратыгинымъ. Исчислять его врачь запрещаеть ему это, грозя, въ случав превосходныхъ мёсть не стану: это значило бы непослушанія, скорой смертью... И онъ пови- отдать подробный отчеть въ каждомъ словъ и нуется ему, какъ дитя, не догадывается, при каждомъ жеств, что было бы не совсвмъ удовсей хитрости и тонкости, что врачь этимъ влетворительно для васъ, невидавшихъ Карамститъ ему за презрѣніе, которымъ онъ безпре- тыгина въ этой роли, и утомительно для меня станно клеймить его, равно какъ и всёхъ своихъ и для читателей. тварей; онъ хорошо знаетъ имъ цёну, и издёваться надъ ними-его любимая забава! При словъ «Богъ», «покаяніе», «смерть» — онъ набожно снимаетъ свою шапку съ одовянными изображеніями святыхъ, -- и въ то же время съ шуточками и остротами посылаеть на ужасную пытку юношу, любимаго его дочерью, которую онъ любитъ со всей отеческой нѣжностью. Онъ таланта!..

его нельзя было узнать, хотя мёстахъ въ двухъ, проситъ у Бога еще двадцати лётъ жизни для жертвуя истинному эффекту, онъ и измъняль блага Франціи, которая стонеть оть его жестосвоей поли, и изъ Людовика XI становидся Караты- костей. Все это я говорю не отъ себя, не отъ гинымъ. Но такъ какъ это были какія-нибуль два исторіи, не стъ пьесы даже, а изъ того, что я мгновенія на три часа превосходной игры, то увид'єль оть Каратыгина, иди, дучше сказать, что

Ливное искусство!...

Всв говорять, что у Каратыгина всегда преную съ побочной лочерью короля, говоря, что развести его съ женой можетъ только папа, на что Людовикъ XI отвѣчаетъ ему:

Здѣсь императоръ твой и папа!

Въ саномъ дълъ, согбенный станъ престарълаго и больного вънценосца выпрямился, приняль гордое положение, голось загремъль... Я это видёль и слышаль, но со всёмь тёмь на этотъ разъ это мъсто не такъ удалось: въ голосъ чувствовалось напряжение, усилие, а не мгновенная вспышка вдругъ пробудившагося и грозно возставшаго парскаго величія. Но послівдовавшіе за тімь кашель, усталость, и весь конецъ сцены, проговоренный съ видомъ утомленія тъла, но не луши, были превосходны въ высшей степени. Въ послъднемъ дъйствіи, когда Жоржъ д'Эстувиль, коварно и оскорбительно обманутый королемъ, въ порывѣ негодованія вычисляетъ ему его жестокости и преступленія, Каратыгинъ превосходно, съ неподражаемымъ благородствомъ, достоинствомъ и простотой произнесъ стихи:

Умолкни! дерзкими наскучиль мит словами, Долготерпъніе оставить я готовъ; Что небо не разить надменнаго громами, Ты думаешь-у неба нътъ громовъ.

И никто не хлопнулъ ему; но последующій за-

<sup>\*)</sup> Это могло происходить и оттого, что самый монологъ натянутъ, а главное оттого, что пьеса переведена не прозой, а стихами, и еще шестистопными и, какъ мев иногда слышалось, чуть ли не съ риомами. Когда наши переводчики убъдятся, что шестиногіе ямбы, съ переливающимися или, лучше сказать, перекатывающимися полустишіями, несносны въ драмѣ?.. Вотъ ужъ подлинно неумъстная трата

# РУССКАЯ БЫЛЬ.

На конъ сижу. На коня гляжу, Съ конемъ рѣчь веду: - Ты, мой добрый конь, Ты. мой конь ретивой, Понесись что стрѣла. Стрела быстрая, Меня молоппа неси Ты за лальнія поля И за синіе лъса. А ужъ тамъ ли за полями И за синими лѣсами Есть богатое село, А во томъ ли во селъ Высоки стоятъ хоромы, А во тъхъ ли въ хоромахъ Есть девичій теремокъ, А во томъ ли теремку, Живетъ дѣвица-краса, Ненаглядная моя. Ужъ любилъ я красну дѣвицу, Ужъ любилъ я ненаглядную. Ужъ любила красна дъвина, Ужъ любила ненаглядная Меня, молодца удалаго. Ужъ люблю я красну дѣвицу, Ужъ люблю я ненагляличю: Но не любитъ красна-дъвица, Но не любитъ ненаглядная Меня, молодца удалаго. Полюбила красна дѣвица Воярина богатаго; Промъняла меня дъвица На добро его несмътное. Ужъ я, добрый конь, Мой ретивый конь, Что сизъ-младъ орелъ На тебѣ полечу, Буйный вътеръ обгоню. Какъ завижу село, Моя кровь закипить, Свъть погаснеть въ глазахъ,

И какъ разъ одержу Я тебя у воротъ У тесовыихъ: Богатырскимъ голосомъ. Молоденкимъ посвистомъ Въ уши гаркну его: «Гей! ты, недругь мой, Мой разлучникъ злой, Ты ко мнъ выхоли Слово молвить одно!» И онъ выйлетъ ко миж. Какъ соколъ на птицъ На него напушу, Буйну голову сорву, Бѣлу грудь распорю, Ретивое выну вонъ, Положу его на блюдечко На серебряное, Къ моей милой понесу. Таковы слова скажу: «Ты, любезная моя, Ненаглялная моя! Ты узнала ль меня? Вотъ и я къ тебѣ пришелъ: Скажи, рада ль ты мнъ? Вотъ гостинецъ тебъ. Ты спасибо скажи: Мой гостинецъ хорошъ, Мой гостинецъ пригожъ. Ахъ, какъ кровь горяча! Ахъ, какъ кровь-то сладка! Ты отвъдай ее, Ею руки обмой, Ей лицо окропи Какъ умильно глядитъ Голова на тебя; Посмотри на нее, Поцълуй во уста Во холодныя! Что-жъ ты, двица, дрожишь? Что-жъ, измънница, дрожишь? Аль не рада ты мнѣ? Аль меня не ждала? Аль мой даръ не хорошъ? Аль мой даръ не пригожъ?»

# пятилесятильтній дядюшка.

та пта

## СТРАННАЯ БОЛФЗНЬ.

# ДРАМА ВЪ ПЯТИ ДЪЙСТВІЯХЪ.

Мгновенно сердце молодое Горить и гаснеть. Въ немъ любовь Проходить и приходить вновь, Въ немъ чувство каждый день иное: Не столь послушно, не слегка, Не столь мгновенными страстями Пылаетъ сердце старика, Окаменѣлое годами: Упорно, мелленно оно Въ огнъ страстей раскалено; Но поздній жаръ ужъ не остынетъ И съ жизнью лишь его покинетъ.

Пушкинъ.

Н. М. Горскій убалный помішикъ, пятилесяти літь.

Лизанька и Катенька, сестры-сироты, воспитанницы Горскаго, старшая двадцати, младшая восемнадцати

В. Д. Мальскій, племянникъ и воспитанникъ Горскаго.

М. К. Хватова, убздная сплетница и сваха.

Платонъ Васильевичъ и Анна Васильевна, дъти Хватовой, оба лѣтъ тридцати.

А. С. Коркинъ, племянникъ Хватовой, увздный исправникъ, летъ тридцати.

0. К. Бражнинъ, отставной судья, старикъ лътъ пя- дядинька? тидесяти-пяти.

Иванъ, старый слуга Горскаго.

# **ДЪЙСТВІЕ** ПЕРВОЕ.

## ЯВЛЕНІЕ 1.

## Иванъ (метя комнату).

Баринъ скоро встанетъ, а я не усивлъ еще и подмести порядкомъ. Вотъ того и гляди, что зазвонить: Да кто же виновать? Поди туда скажи то, все я, да я-съ ногъ сбился, а всталъ ни свътъ, ни заря. — О баринъ что и говорить: такого барина не найдешь въ цуломъ свуту. Только вотъ что: онъ что-то все, то-есть, не такъ, какъ прежде. Иной разъ и не узнаешь его — словно чужой. То молчить, то-есть, задумывается — ужь тельную речь (улыбаясь Малескому), а у насъ зачитался, что-ли? Ино м'есто ни къ чему при- кстати есть и господинъ ученый, которому ниперется—хоть бы вчера: слышь—не туда книжку положиль, такь и бѣда, разбраниль да и только! жалуй стихи, — вдругь я оставляю свой важный А ужъ вотъ сколько служу — до сей, то-есть, ми- видъ—бросаюсь ему на шею—обнимаю его—цѣнуты дурака не слыхаль отъ него, а нынче и лую-онъ называеть меня шалуньей, вътрениосель, и скотина ни почемъ. Иной разъ вёдь цей, глупой д'вочкой, а самъ цёлуетъ – у него нъшто боязно слово сказать ему, и ничъмъ-то не на глазахъ слезы---онъ бережно беретъ мой буугодишь — и то не такъ, и это зачемъ. Вытара- кетъ — и я... щишь на него глаза, да только творишь молитву, а онъ и пуще; а послъ въдь и самому станетъ молвить, въ худой помолчать. Вотъ и теперь — бленная, а я пою, прыгаю, шалю; меня бранятъ день рожденія, а боюсь. Прибрать хорошенько, и цёлують, цёлують и бранять. чтобъ не придрался къ чему. Варышни ужъ дав-

но встали... Экія барышни-то — сущіе ангелы, прости Госполи! Эхъ. кабы да Лизаветв-то Петровнъ женишка Богъ хорошенькаго послалъ! А то что? -- родства нътъ, сироты круглыя. Отепъ давно умеръ. Оно, хоть онъ и зовутъ барина, тоесть, дяденькой, хоть онъ и любитъ ихъ, какъ ролныхъ почерей, да что? все чужой не свой. Оно, коли пойдеть на правду, онь любиль покойника Петра Андреевича-батюшку-то ихъ, пуще отпа родного, и съ тъмъ и взяль ихъ на руки, чтобъ быть имъ отпомъ — да все вёдь чужая кровь—что ни говори... (Смотрить въ окно.) Ла вонъ и онъ сами, и Владиміръ Лмитричъ съ ними. Ну, это покончено - поскоръй приниматься за другое.

#### явление 2.

Вхопять Лизанька, Катенька и Мальскій.

Кат. Ну, что, Иванъ, -- дядинька проснулся, всталь? — Посмотри, какіе мы сділали ему букеты! Но мой лучше всёхъ, хоть Владиміръ Дмитріевичъ и споритъ, что его лучше. Не правда ли, Иванъ, въдь мой лучше?

Лиз. Эхъ, Катенька! Ты изъ-за букета забыла и дядиньку. Что, Иванъ годубчикъ, всталъ

И в а н ъ. Нътъ еще – заспались знать — вчера долго книжку читали.

Кат. Ахъ, какъ дядинька обрадуется, когда, проснувшись, вдругъ увидитъ наши подарки!... Я увърена, что ему больше всего понравится мой портфель съ охотникомъ и собакой. Я вышивала его цёлые полгода и такъ ловко, что онъ ни разу не засталъ меня за работой. (Слишенъ колокольчикъ.)

И ванъ. Звонитъ — бъгу! (Уходита.)

Кат. Ахъ, дядинька проснулся, всталъ! Постой же, я знаю, что надо сдёлать! это будеть забавно! Я приготовлюсь, какъ мнв поднести ему мой букемъ. Вотъ отворяется дверь — онъ показывается--я подхожу къ нему съ важнымъ, торжественнымъ видомъ--важно приседаю-онъ подумаетъ, что я хочу произнести ему поздравичего не стоить написать прекрасную рачь -- и по-

Лиз. Ахъты, глупенькая дёвочка!

Кат. Да, госпожа скромница, что ни говосовъстно. Ужъ словно напущенное, али съ глазу, рите, а глупенькая дъвочка живетъ веселъе васъ: или ужъ не боленъ ли чъмъ-въ добрый часъ вы все задумываетесь -- мечтаете, словно влю-

Лиз. (имлуя ее). Да какъ тебя и не цёло-

вать и не бранить! Ты мила, какъ ребенокъ, и дая! душенька! не сердись! Въ самомъ дёлё, я рѣзва, какъ ребенокъ.

ло! -- и я люблю тебя за то, за что всегда бра- хотя у тебя и ангельскій характеръ. ню, -- за то, что ты всегла тиха, важна, задумчива. - точь въ точь, какъ героиня какого-нибудь романа, съ блёднымъ челомъ, голубыми глазами... Докажи же меё это самымъ дёломъ!

Лиз. (прерывая ее поитлиемь). Полно, пол-

но, болтушка.

льюсь, что Владиміръ Имитріевичь не откажет- бросимся ему на шею. ся быть Ленскимъ новой Ольги; онъ же и Влалиміръ и студенть, хотя и не геттингенскаго, а твоя просьба! Чтобы утвшить тебя, я должна московскаго университета, онъ же и поэтъ.

Мал. И полноте. Катерина Петровна: Влапоэтъ — извините...

Кат. Полноте — не хочу и слышать. Еще въ прошлое лето, какъ вы только что кончили свой курсъ и прівхали къ намъ кандидатомъ, вы читали мнъ свои стихи, и очень милые, а теперь виругъ стали важничать, играть роль философа, смъяться надъ своимъ стихотворствомъ, какъ надъ глупостью детства, изъ котораго вы уже вышли. Полноте, полноте, - вы дали инт слово быть моимъ кавалеромъ на все время, которое проживете съ нами, и потому прошу мнв ни въ чемъ не про-«Вибліотекъ для Чтенія» и другихъ журналахъ, лучшіе изъ нихъ ваши, только подъ чужимъ именемъ, изъ скромности или изъ гордости. Итакъ, Благодарю васъ. я-Ольга Ларина, вы-Владиміръ Ленскій-до дуэли я васъ не допущу ни съ къмъ, но измъ- кетъ и скажите — не лучше ли онъ другихъ, а нить вамъ для улана... не ручаюсь за върность особенно букета Владиміра Дмитріевича? до гроба.

ка, ты въчно разболтаешься!

нетъ Онегина! Какъ же мне съ тобой быть, моя все расцветаете. милая Татьяна? это жалко! Я, простая, не идеальная двушка, которой поприще окончится про- динька. заическимъ бракомъ безъ любви--я имфю обожааты, такая прекрасная, такая достойная любви... селыя мечты.

Лиз. Но... Катенька, твои шутки становятся я въ самомъ дѣлѣ разсержусь на тебя. Прошу цахъ, о балахъ, гуляньяхъ, веселостяхъ. тебя, не порть мит ныптиняго прекраснаго дня. Горск. Оно и подстать тебт, моя милая; не

такая глупая - вёчно разоврусь и наговорю глу-Кат. Милая сестрина, въль — странное дъ- постей, которыя тебя выведуть изъ терпънія,

> Лиз. Иу, не сержусь, не сержусь — успокойся. Кат. (съ веселымъ видомъ). Не сердишься? -

Лиз. Чёмъ хочешь - даю тебё слово.

Кат. Вы слышали, Владиміръ Линтріевичъ? Кат (продолжия свою рычь). На чего луч- она пала слово. (Пълуя Лизаньки). Мядая сеше! точь въ точь, какъ Татьяна Пушкина, а я-я стрица, дядинька скоро выйдетъ - спрячемся за настоящая Ольга, пустенькая, веседенькая дь- объ половинки двери. Владиміръ Дмитріевичь вочка! — Для сходства съ ней мнв недостаеть скажеть ему, что мы еще не выходили, онъ статолько Ленскаго, да и это не велика беда: я на- нетъ насъ бранить, а мы вдругъ выскочимъ и

Лиз, (смъясь). Такъ въ этомъ-то состоитъ

слелать глупость.

Кат. Сестрина! Лизанька! милая! сама знаю. диміръ и студенть -- къ вашимъ услугамъ; но что это глупо, но мнё хочется сдёлать сюрпризъ. я помѣшана на сюрпризахъ.

Лиз. Скажи-на глуностяхъ.

Кат. Какъ угодно-только мив хочется позабавиться надъ изумленіемъ дядиньки.

## ЯВЛЕНІЕ 3.

## Тѣ же и Горскій.

Горск. Но не удастся, шалунья.

Кат. и Лиз. (объ вдругь). Дядинька! митиворъчить: всё стихи, какіе ни прочту я въ дый, любезный дядинька! (Бросаются ему на шею.) Съ днемъ вашего рожденія.

Горск. Здравствуйте, здравствуйте, мон милыя!

Кат. Дядинька, возьмите поскоръй мой бу-

Горск. Постой, вострушка, дай мнв опомниться Лиз. (съ легкимо упрекомо). Ахъ, Катень- — въдь я съ вами увиделся, точно какъ десять льтъ не видълся съ вами, а въдь вчера, по Кат. Ну, полно, моя идеальная Татьяна; не обыкновенію, благословиль вась на сонъ грявсе важничать-не худо иногда и подурачиться. дущій. Володя, и ты тутъ! Что-жъ ты стоишь Какъ хочешь, а я непременно и сейчасъ же, въ въ стороне какъ чужой? Подойди-ко, поцелуемся. кругу нашихъ знакомыхъ, огыщу тебъ Онъгина. Эй, Иванъ! (входить Иванъ) тамъ у меня Постой... Степанъ Алексфевичъ Коркинъ-хоро- стоятъ фарфоровые кувшинчики — возьми три шій челов'єкъ, только не Он'єгинъ; Иванъ Семе- штуки, налей въ нихъ воды и подай сюда. Эти новичь Сахаркинь — но это Пфтушковь; Ника- цвфты надо сберечь... п засохнуть. — я все буду норъ Николаевичъ Курочкинъ — но это Богъ беречь. Много хранится у меня завялыхъ цвѣзнаеть, что такое. Экая досада! въ нашемъ увздв товъ-все ваши, мои милыя, - они завяли, а вы

Лиз. И мы нокогда завянемь, милый дя-

Горск. Э! вотъ и мечтать, моя милая! Мечтать теля въ лицъ Владиміра Дмитріевича Мальскаго; я и самъ люблю, только я больше люблю ве-

Кат. Вашъ вкусъ сходенъ съ монмъ, дядиньнаконецъ нестерпимы, и если ты не замолчишь, ка: я тоже люблю мечтать, да только о тан-

Кат. (бросаясь ей на шею). Сестрица! мн- если ты и меня заставишь вивств съ собой меч-

такъ это булетъ немножко сившно.

duma.)

Кат. Да о чемъ же, дядинька, больше и меч- мололели.

тать, какъ не о веселостяхъ?

Горск. (опуская въ воду букеты). А вотъ поживешь — узнаешь. (Смотрит съ восхищеніемь на Лизаньку.) Ахъ, Лизанька, какъ ты мила, моя милая! Какъ идеть къ тебъ этотъ важный, задумчивый видъ!... Не люблю унылости — люблю, чтобы все на ходу пело, плясало, смѣялось... никому не прощу важности, а на тебя не могу налюбоваться. Мнъ кажется, я разлюбиль бы тебя, еслибь ты вдругь слёлалась ръзва, весела, игрива, вотъ какъ эта шалунья. (Пълуетъ Катеньку въ лобъ.)

залумываться и мечтать, чтобъ вы меня не раз-

любили?

Горск. Полно, Богъ съ тобой! Вотъ бы одолжила! Нътъ, вы объ должны быть такими, какъ вы есть-безъ перемъны!

галась. Ахъ. дядинька, что же вы мив не скажете, что мой букеть лучше всвхъ?

Горск. Лучше, лучше, шалунья!

лялинька?

Горск. Безподобенъ, милая: собака какъ живая, а охотникъ только что не говоритъ. А твой ланишафтъ, Лизанька, - я цълое утро, часа два, не сводилъ съ него глазъ, и цёлый годъ буду смотрѣть на него-до новаго подарка. Тебя тотчасъ узнаешь по выбору. Могила — на ней полуразвалившійся кресть и зеленая елка, а подлъ дитя ловитъ бабочку; собачка, поднявши голову, какъ будто лаетъ на пролетъвшую птицу... Подойди ко мнё, моя милая, -- дай поцё- А все моя глупая чувствительность! ловать себя. Не хватай моей руки — дай меж свою: эта ручка стоить того, чтобы расцеловать ее. Ну, присядемте. Сядь возяв меня, Лизанька. (Сажиеть ее подль себя и держить что вы съ некотораго времени на себя не поея руку въ своей.)

xa! xa! xa!

меня? Или смъшнъе меня ничего не нашла?

Кат. (ивлуя его руку). Ахъ, дядинька, не сердитесь -- но это, право, смѣшно.

Горск. Что-жъ именно?

Кат. Да вы просто щеголь, сами не замъчая того, — и чемъ старе становитесь, темъ делаетесь шеголеватее. Посмотрите: волосы у васъ причесаны волосокъ къ волоску, коричневый сюртукъ вашъ такъ и отливаетъ, а сидитъ на рактеръ измѣняется; но я ничего не чувствуювасъ, будто вы въ немъ и родились.

Горск. (съ досадой). Эта болтушка въчно вы-

думаетъ какую-нибудь глупость.

Кат. (не замъчая его досады и садясь подль пость жизня.

тать о танцахъ, балахъ, гуляньяхъ и веселостяхъ, него по другую сторону, съ заботливостью сдуваеть пушинку съ вопотника его сюптика). И в в нъ (несеть фарфоровыя вазы для цви- Какъ пухъ пристаетъ къ бархату! Ахъ, дядинька. тову). Воть извольте-сь, батюшка баринь. (Ухо- какъ идеть къ вамь этоть золотистый жилеть вы въ немъ такъ авантажны - какъ булто по-

> Горск. Ты что ничего не говоришь, Лизанька? Эта трешотка отобьеть себъ языкъ.

> Лиз. Милый дялинька, вы знаете, что я неразговорчива. Впрочемъ начните-я постараюсь поддержать вашъ разговоръ.

> Горск. Вотъ прекрасно! Я долженъ искать предмета для разговора, какъ темы для ученическаго сочиненія, а ей нужно стараться поддержать мой разговоръ!

> Лиз. Но, милый дядинька, вы напрасно серлитесь и даете такой толкъ моимъ словамъ.

Горск. (вскакивая) Вотъ прекрасно, моя иде-Кат. Стало-быть, злой дядинька, и мнв надо альная красавица! Да когда же я сердился? Вы просто напанаете на меня съ ижкотораго времени, сударыня!

Лиз. Боже мой! идеальная красавица, су-

ларыня! (Плачеть.)

Горск. Ну, вотъ и слезы! славно начали день Кат. Ну, то-то же, дядинька! А то я испу- рожденія! (Во сторону.) А все моя хандра, моя досада, которая такъ и ищетъ, къ чему бы придраться! (Вслухо.) Лизанька! милая! не сердись!

Кат. Ахъ, дядинька, лучше бы вы прибили Кат. А какъ вамъ показался мой портфель, меня, -- это бы мнё было легче, чёмъ видеть ем

слезы. И что она вамъ сделала?

Горск. Лизанька! ангелъ мой! (Про себя.) 0, грубый, дикій характерь, несчастный характерь! (Вслухъ.) Лизанька, на колъняхъ прошу у тебя прощенія! (Становится на кольни.)

Лиз. (вскочивъ съ мпста). Дядинька, милый дядинька! что вы это? Встанте, или я еще больше заплачу. (Отираеть глаза и улыбается.) Вилите ли, я не плачу. Боже мой! сколько важности пустому обстоятельству! На что это похоже?

Горск. Нѣтъ, чортъ возьми! это все моя гру-

бость, моя раздражительность!

Лиз. Да развъ мнъ не пора ужъ замътить, ходите, и что этому не можетъ быть другой при-Кат. (ставши передо нимо). Ахъ, дядинька! чины, кромъ того, въ чемъ страшно увъриться.

Горск. (прерывая ее). А что, что такое ду-Горск. Чтоты, вътреница, такъ хохочешь на маешь ты! Какая причина? Я самъ не понимаю ее-скажи.

> Лиз. Ваше здоровье, милый дядинька, оно, должно быть, разстроено-мнѣ тяжело объ этомъ подумать, не только вамъ сказать. Вамъ надо обратить на это все свое вниманіе; надо лечиться-у васъ какая-нибудь важная бользнь-не надо запускать ее.

> Горск. (въ раздумън). Да, конечно, мой ханикакихъ припадковъ.

> Кат. Милый дядинька, ваши лета — тутъ люди обыкновенно начинають чувствовать труд-

Конечно. но что же я за старикъ такой? Я monsieur Мальскій, стыдливый кавалеръ. крупкаго сложенія — боленъ почти никогда не бываль. Правла, я не модолой человъкъ, — но простираещь свои шутки! мет странно, если я ужъ кажусь старикомъ.

Кат. (съ лукивой усмъшкой). А вамъ, ми- шутить? лый лялинька, не хочется казаться старикомъ? Горск. (сухо). Что же двлать! Если кажусь, прибавь.

то не могу запретить видъть.

Кат. Послушайте, милый дядинька, по виду вы конечно не мололой, а пожилой человъкъ, и притомъ такой любезный, такой милый, что старше меня! въ васъ еще можно влюбиться — по крайней мёрё я съ охотой вышла бы за васъ замужь, рить о замужестве — стало-быть, не хочеть; еслибы вы въ меня влюбились. Но характе- а ты... ромъ - воля ваша - вы начинаете старъться, и это огорчаеть насъ. Мы съ дътства привыкли чить, и кто молчить, - туть-то... Не напрасно вильть васъ веселымъ, оригинальнымъ, милымъ, говорятъ: «Въ тихомъ омуть...», а кто говорить съ въчнымъ кохотомъ, съ всегдашней улыбкой, о замужествъ, тотъ-то и не думаетъ о немъ. и особенно съ частымъ припавомъ: «чортъ возьми!», который мы такъ любимъ...

Горск. Нашла, что любить! Въдьты, Катинька,

и поговорокъ.

такъ мило – оно выражаетъ вашъ простой, откро- и мечтаеть, а это не даромъ. Нътъ, замужъ ее,

венный и прямой характеръ.

вы уже въ такихъ летахъ, что мне надо быть его обожателя, Владиміра Дмитріевича, и устусъ вами деликатите, осторожите. Къ тому же паю его ей. въдь всь думають, что я вамъ не дядя, а сазнають, что я вамъ совсемъ не родня.

Лиз. Что намъ до этого? Для насъ вы вседей счастливыми. Любите же насъ и обращайтесь съ нами какъ всегда, какъ съ детьми, — какъ дядинька, не браните Катеньку! съ своими добренькими девочками, какъ вы насъ огорченію.

Горск. Какъ?... Да!... Но это странно — вы уже не девочки - это, право, начинаеть стано- вамъ! Чемъ туть виновать Владиміръ Дмитріе-

виться грубо, неприлично.

Лиз. Э, милый дядинька! Вы никогда не были свътскимъ человъкомъ, ваше обращение всегда было просто, но мило. Теперь вамъ ужъ поздно переучиваться.

Горск. Поздно! Да, конечно.

вами не разлучаться.

Соч. Бълинскаго. Т. І.

Горск. (събезпокойствомъч досадой). Літа? него готова измінить дядинькі. Не краснійте

Лиз. Ахъ, Катенька, ты всегда такъ далеко

Кат. Почему же и не шутить, когла весело

Лиз. И когла шутки всёмъ пріятны

Горск. (въ раздумьт). Па. Катенька, тебф 38WV&5...

Кат. Почему же именно миф? Вфль Лизанька

Горск. Да., конечно, — но въдь она не гово-

Кат. Э. дялинька, молчанье ничего не зна-

Лиз. Катенька, ты опять съ своими глупыми

шутками!

Кат. Не сердись, милая Лизанька, вёдь ты ужъ не ребенокъ, и у женщинъ твоихъ лёть знаешь, что я болтушка-меня всё такъ назывсегда бываетъ «чувство приличія», что ли, какъ ваютъ. Потому, я вру по праву, чтобъ оправдать вы его называете, а по нашему «скромность», и свое название и не даромъ пользоваться привиу нихъ ушки вянуть отъ такихъ грубыхъ словъ легіей. Нётъ, дядинька, что смотрёть на ея серьезность и важность-нало ее замужъ. Я Лиз. Но, милый дядинька, у васъ это слово всегда прыгаю и смёюсь, а она все задумывается замужъ! А чтобъ доказать, какъ искренно я этого Горск. Спасибо за любовь Я вамъ върю; но желаю, я на первый разъ отказываюсь отъ сво-

Лиз. (вся вспыхнувъ). Это ужъ не глупо, а мый дальній родственникъ; некоторые же и пошло. Я., ты., всегда., это досадно., обидно.  $(\Pi_{\Lambda}auem_{\delta})$ 

Горск. Катенька! - глупая девчонка, чортъ гда—дядинька, нашъмилый дядинька. Иначе мы возьми! Да ты лучше бы зарѣзала меня тупымъ васъ не хотимъ называть. Такъ къ чему же всѣ ножомъ!.. Плачетъ! Да = опять плачетъ! (Рветъ ваши холодныя разсужденія о приличіи и осто- на себть волосы.) Болтушка безтолковая—только рожности, — не приличіе, а любовь д'влаетъ лю- и знаетъ, что вретъ глупости. О, чортъ возьми!

Л и з. (бросаясь нашею Катеньки). Дядинька.

Горск. Какъ не бранить, чортъ возьми! Да за всегда называли — и еще недавно называли, а это убить мало! И приплела тутъ, чортъ знаетъ теперь уже не называете больше — къ нашему къ чему, Владиміра Дмитріевича — чортъ бы его побрадъ!

> Лиз. Дядинька, опомнитесь, не совъстно ли вичъ? Одна дурочка сказала глупость, а другая расплакадась отъ этого, какъ ребенокъ. Вы видите, я не плачу.

Горск. Да, ноты плакала. Я видълъ твои слезы, а твои слезы такъ дороги мнв, - такъ жгутъ мою душу, что за нихъ отъ меня не отплачутся Лиз. А мы совсёмъ не невёсты — мы ваши и кровавыми слезами! Да, плакала отъ нея, чтобъ добрыя дочери, и все наше счастье—никогда съ ей самой в'якъплакать! (Посмотръвши кругомъч остолбентво от изумленія.) Ба! да и она пла-Кат. Прошу за другихъ не ручаться — по четъ. Ну, плаксивый же нынче день. А все я, крайней мёрё за меня. Я ужъ нашла себё обо- чтобъ чортъ меня побраль, дикаго волка, цёпную жателя въ особъ Владиніра Дмитріевича и для собаку. Я съума сойду (плачеть). Вотъ же вамь!

милый пядинька! что съ вами?

ства. Въль ролятся же люди съ такимъ грубымъ, я виновать; обними меня — попълуемся, (Мальбъщенымъ халактепомъ, какъ я. Вотъ бы лушить скій бросается еми на шею.) такихъ при рожденіи!

Мал. Дядюшка, вы себя не помните — прилите въ себя.

Горск. Конечно — что иговорить... Придитевъ себя! - легко сказать! Напалать глупостей, наго-Па, пріятель, тебѣ легко прійти въ себя-вѣдь не за себя, а за нихъ. ты и не выходиль изъ себя! Тебъ что, что она плачеть! По тебъ, она хоть умри. Твое дълосторона. Ты знаешь только вибств гулять, рвать пвъты - для дялюшки. - читать съ ними Пуш- безъ фантазій. Я этимъ ничего особеннаго не кина, фантазировать, мечтать, заноситься за хочу сказать, -- но такъ---знаешь -- осторожность облака, красно разсуждать о любви -- по про- не м'вшаеть. Ты молодъ -- воображение у тебя фессорскимъ лекціямъ. Ты - челов'якъ ученый, пылкое; Катенька в'ятрена, легка - она не увлеговорить умфещь тебя заслушаешься. Ты ма- чется сильнымъ чувствомъ. Лизанька... стерь и любезничать, и подслуживаться, а тамь, какъ дойдетъ до бъды, - тебъ хоть трава не расти. Чорть бы тебя взяль, мечтатель прокля- зать, что у тебя воображение пылкое, романтитый, философъ нелопеченый, поэть доморощенный! ческое — ты ваклонна къ мечтательности, сердпе

жусь, и больше вамъ ничего не скажу.

Мал. Полноте, дядюшка, - вёдь вамъ самимъ послѣ булетъ совѣстно.

Горск. (кланяясь). Благодарю за наставленіе. Впрочемъ я ужъ ушелъ отъ наставленій. Вонъ говорять, что я ужъ кажусь старъ. Да! старъ и

глупъ!

заплачу-я крупокъ на слезы. Горск. Что и говорить! — У тебя слезы дороги. Мал. Зато вонъ у нихъ дешевы: посмотрите —

онъ объ опять плачутъ.

Горск. Да, плачуть. Ну, такъ давайте же всъ смертью! Лъти, дъти, простите меня. Вилно, я и въ самомъ дълъ боленъ! Да, боленъ-тяжко бо это ипохондрія — близость къ сумасшествію. Я бенно — да н кому? — всь такіе смашные — эти меня зовуть. Прежде никогда не бывало со мной и дочки. Все это такъ смѣшно и такъ забавэтого. Иногда безъ всякой причины такъ бываетъ ляетъ меня тяжело, грустно, что умеръ бы. А иногда безъ причины радостно, да и радость-то какая-то тяжелая хуже печали, -а послѣ нея не смотрёль бы на свёть Божій. Иногда на весь свёть такъ досадно, что радъ на комъ бы нибудь зло сорвать. А таковъ ли я былъ прежде? Бывало. лица печальнаго не могу видъть. Хоть кого такъ ей-Богу-съ. назову бабой. Да, дети, -- боленъ, пожалейте.

Лиз. и Кат. (обнимая его). Пялинька, мимолиться за васъ! Богъ помилуетъ васъ! (Ип- рту не было. луютг его самого и руки его.)

Горск. (иплуя ихъ и рыдая). Мон милыя! что

Лиз, и Кат. (чт одинт голост). Иялинька! бы я быль безь вась, а я такъ часто оскорбляю васъ моимъ ликимъ нравомъ. Вололя, что ты Горск. Ничего. Плачу — отъдосады, отъбёшен стоишь — подойди ко мив — дай руку — прости

Горск. Ухъ! — легчестало! Наказалъ Богъ! Лиз. Полноте, дайте слово не говорить объ

Горск. Ахъ. Володя! обидёлъ я тебя!

Мал. Вотъ еще! Я и не думалъ обижаться. ворить грубостей, пошлостей, заставить плакать. Если въ моихъ словахъ была замътна лосала, то

Горск. Ты ихъ любишь? — А?

Мал. А развъ вы въ этомъ сомнъваетесь?

Горск. Ла, Володя, люби ихъ-какъ сестеръ-

Лиз. (прерывая его). Дядинька!

Горск. Я, милая, ничего—я хочу только ска-М а л. Зная васъ хорошо, дядинька, я не сер- у тебя чувствительное, -- конечно все это нисколько не предосудительно, но мив случалось слы-Горск. Латебъ что? — Тебя чорть не уре- хать и даже видъть, что съ такимъ характеромъ часто бывають несчастны.

> Лиз. Но къчему все это? Я, право, не понимаю. Но не пойти ли намъ въ салъ-похолить до объдни (Про себя.) Это мученіе!

Кат. А булетъ ли у насъ нынче кто-нибуль? Горск. Ты знаешь, милая, что день рожденія v меня—семейный празлникъ. Это всъмъ извъст-Мал. Лядинька, къ чему все это? Вёдь я не но, и никто ко мнѣ не ѣздитъ въ этотъ день, развѣ по крайней необходимости.

Кат. Это жалко!

Горск. Почему же? Развътебъскучно съ нами? Или кто-нибудь тебя особенно интересуетъ?

Кат. Вы, дядинька, столько наделали мнв плакать. О, вы хотите уморить меня медленной вопросовъ, что я не знаю, на который сперва отвъчать вамъ. Съ вами мнъ весело: но я люблю многолюдство, и люди для меня никогда не быленъ, --а не знаю чёмъ и отчего. Можетъ быть ваютъ лишними. Меня никто не интересуетъ осочасто задумываюсь такъ, что не слышу, когда судьи, становые, пом'ящики наши... А ихъ жены

Горск. Шалунья, вътреница!

#### ЯВЛЕНІЕ 4.

## Тѣ-же и Иванъ.

Иванъ. Батюшка баринъ, Николай Матвеичъ, —

Горск. Что, братъ Иванъ, ты никакъ ужъ? И ва нъ. Нетъ-съ, батюшка баринъ Николай лый дядинька! безц'єнный дядинька! Мы будемъ Матв'єнчъ, — ей-Богу-съ, и маковой росинки во

> Горск. А капелька ужъ попала въ горло? И в а нъ. Ей-Богу-съ — ужъ такъ водится. —

Нынче, то есть, день вашего рожденія, а мы приходится проститься съ нашимъ счастьемъ! службу госполскую знаемъ.

хватишь.

Право слово-съ.

не вчера познакомились.

ми Ванюшку, —а чашка чаю ужъ всегда была — кому-нибудь быть счастливымъ! и тарелка со стола. Въдь и батюшка-то мой покойникъ — парство небесное, — Филатъ Кузьмичъ, былъ въ милости: онъ и камердинеръ тоесть, и управляющій-право слово-съ.

Горск. Ну, хорошо, Иванъ! Пока ноги держатъ, ты тамъ не зѣвай. Послѣ обѣдни придутъ крестьяне — такъ чтобы за угощениемъ не было безпорядка, суматохи. Всего было бы вдоволь. Самъ не сможешь -- скажи Алексвю и Петру; а пока

можешь - хлопочи до упаду.

Иванъ То-есть накажи Богъ — коли споткнусь, пока не свалюсь совствив. Буду бъгать. что легавая собака. (Спотыкается въ дверяхъ.)

## ЯВЛЕНІЕ 5.

## Тѣ-же, кромѣ Ивана.

Горск. Это въ задатокъ, что не споткнется, пока совстви не упалетъ! - Ну. пъти, нынъшній день нашъ! Сходимъ къ объднъ, помолимся Богу поблагодаримъ его за нашу мирную, счастливую жизнь; потомъ покажемся крестьянамъ, а остальное время—все наше! Теперь нойдемъ въ садъвысоко. Пойдемте — надо пользоваться жизнью, дорожить каждой минутой. Маршъ! (Подаетъ руку Лизаньки, а Мальскій-Катеньки.)

# ДЪЙСТВІЕ ВТОРОЕ

## ЯВЛЕНІЕ 1.

Лизанька (одна).

Воть уже прошель мѣсяць со дня его рожденія, а дёла идуть все хуже и хуже. Да, видно потому-что вы до смерти надобли мив. Ступай-

(Молчаніе.) Боже мой! а какъ мы были счаст-Горск. Ла. я знаю, что ты безъпричины не дивы! Одинъ день походиль на другой, и всѣ ини были такъ прекрасны. Его любовь замъняла И ванъ. И въстимо съ, батюшка баринъ Нико- намъ все и давала все. Для насъ онъ отказаллай Матввичь, ввстимо, -то-ость всогда или для ся отъ женитьбы, отъ службы. - въ насъ нашель праздника, или для барской то-есть радости-съ — онъ свое счастье, нами жилъ, дышалъ, мы были для именинъ, для рожденія... И что бы я быль діти его сердца, предметы его попеченій, заботь, за слуга вашей милости-вашъ то-есть день думъ, самыхъ сновъ. А теперь какъ онъ перерожденія, батюшка баринъ Николай Матввичъ, мвнился! И отчего такая перемвна? За что онъ а я бы то есть не выпиль бы-съ. Вёдь я еще такъ возненавидёль меня? Что я ему сдёлала? служиль вашему батюшкв, покойнику-то барину Отчего такая ненависть после такой любви? — царство ему небесное — Матв'єю Ильичу. — Да—онъ ненавидитъ меня. Самыя ласки его ужасны: въ нихъ есть что-то странное, - когда Горск. Върю, върю, Иванъ: въдь мысъ тобой онъ жметъ мою руку или цълуетъ менямнъ становится и стыдно, и страшно. Отчего Иванъ. А какъ же съ! Право-съ! Сызмалень - это? - отгого, что его ласки принужденны, наку быль на посылкахъ при батющев баринв спльственны: онъ хочетъ ими загладить свое Матръъ Ильичъ. Бывало — парство небесное — лурное обращение со мной — старается побъдить безъ Ванюшки ни на часъ: все будь туть; а свое ко мнъ отвращение. Зачъмъ онъ не скажетъ Ванюшкв-то было всего пять годочковь — такъ мнв прямо, что я ему ненавистна, что намъ надо въ барскихъ хоромахъ и росъ. -- И покойница разстаться. Я намекну ему объ этомъ -- надобарыня — парство небесное - то-есть матушка-то же положить этому конецъ! — (Смотрить въ ваша Авдотья Семеновна. — тоже изводила жало- окно.) Вонъ они идутъ рука съ рукой — оба вевать. Бывало изъ своихърукъ изволила и розга- селы, довольны, счастливы. Что-жъ, надо-же

## явление 2.

# Вхолять Катенька и Мальскій.

Кат. (вбъгая). Ахъ. Лизанька, ты все одна! Что ты тутъ делаешь?

Лиз. Ничего.

Кат. И тебъ не скучно? Погода такая прекрасная, въ саду такъ хорошо! А мы все бъгали съ Владиміромъ Дмитріевичемъ. Представь себъ - какая досада! - я стала спорить, что онъ меня не догонитъ.

Лиз. Странная фантазія! Ты впередъ могла

знать, что проспоришь.

Кат. Па я понадъялась на его любезность, а онъ быль такъ невъжливъ, что далеко перегналъ меня, да еще, поровнявшись со мной, насмѣнгливо поклонился.

Лиз. Вамъ весело. Напрасно вы не продол-

жили своего удовольствія.

Кат. (Мальскому). Ужъ этого я вамъ никогда не прощу, невъжливый кавалеръ. Это вы погуляемъ. Время прекрасное -- солнышко ужъ такъ изволите поступать еще только объявивши себя моимъ обожателемъ: что же будетъ, когла мы женимся? О, непременно отомщу вамъ за это Лизанька, милая! что ты такъ грустно смотришь, -- ты какъ будто встревожена?

Лиз. Ничего, Катенька; такъ просто-грустно. Мнѣ бы хотълось поговорить съ тобой.

Кат. Очень рада! Я для тебя готова цёлый день просидёть взаперти, не сходя съ одного студа, что мнв всего труднве. Monsieur Мальскій, не угодно ли вамъ уйти? Это же кстати, те, ступайте, -и если я не позову васъ-не смъйте являться мнъ на глаза.

на минуту!

Кат. А тебъ ужъ тотчась его и жаль стало! Нътъ, ихъ не надо баловать! Коли назвался обожателемъ, долженъ сносить прихоти, капризы, словомъ - быть рыцаремь въ полномъ значеній этого слова. А какъ пріятно повел'євать шенно равны. Я не ум'єю теб'є это растолковать. этими госполами, которые - наши покорные слу- - но я чувствую это, и мий кажется, что наши ги, пока остаются еще въ качествъ обожателей, доли, какъ и доли всъхъ людей, совершенно рава спелавшись мужьями, становятся самовласт- ны. Ты больше меня грустишь, тяжелее страдаными повелителями. О, я не откажусь отъ правъ ешь-зато и твои радости сильнев. И потому моего пола, и хоть одному - да ужъ за всёхъ перестанемъ разсуждать и сравнивать, а будемъ отомшу. Полите, полите!

готовностью. (Уходита.)

# ЯВЛЕНІЕ З.

## Лизанька и Катенька.

Лиз. Ты. Катенька, кажется, всю жизнь намърена дурачиться.

это такъ пріятно!

серьезно.

Кат. А о чемъ же напримъръ?

Лиз. Разумъется, о томъ, что ближе къ тебъ. -- напримъръ коть о твоихъ отношеніяхъ къ Владиміру Дмитріевичу.

Кат. Да о чемъ же тутъ думать?

Лиз. Ты — любишь его?

люблю.

Лиз. Ну, ты влюблена въ него?

Кат. Право, не знаю, потому-что не знаю, что такое влюбляться.

Лиз. Вышла ли бы ты за него замужъ?

тёль на мнё жениться?

Лиз. А если бы не захотълъ?

Кат. Тогда бы я вышла за другого.

Лиз. За кого же?

Кат. Кто бы посватался. Разумфется, если челов вкъ умный и благородный - за дурака и зенъ, да если еще къ тому смѣшонъ немножко, такъ что надъ нимъ можно будетъ иногда позая не знаю, почему бы не идти за такого?

жальть о тебь, или завидовать тебь должно.

и свою долю радости.

такъ и тебъ далъ онъ свою долю горя?

Кат. А какъже? Иногла сгрустнется, иногла какъ-то не хорошо - на душѣ тяжело, внутри Лиз. Ахъ. Катенька, ты безъ глупостей ни волнение, на все досадно – и себъ не рала. Впрочемъ я счастлива темъ, что редко бываю въ такомъ состоянім и скоро выхожу изъ него.

Лиз. Я такъ напротивъ: поэтому наши доди

не равны.

Кат. О, нътъ, милая Лизанька, равны, соверлучше стараться-теривливве сносить горе и Мад. (кисло улыбаясь). Повинуюсь со всей беззаботн'я предаваться радости, которую посылаетъ намъ добрый Богъ.

Лиз. Ахъ. Катенька, никогда не думала я

слышать этого - ты меня радуешь.

Кат. А какъ же бы вы думали обо мнв, супарыня?-Вы все смотрите на меня, какъ на болтушку, и не полозрѣваете, что и я умѣю не только мечтать, но и философствовать. Впрочемъ Кат. Милая Лизанька, что-жъ делать, если на меня редко находить охота философствовать. Сменться, бегать, прыгать, петь-какъ-то зани-Лиз. Но поранаконецъ подумать о чемъ нибудь мательнев. Полно же, глупенькая умница, горевать-развеселись. А мнв пора къ моему кавалеру, котораго я такъ невѣжливо прогнала отъ

Лиз. Итакъ, ты не можешь рѣшительно отвѣчать миз-любишь его, или изтъ?

Кат. Любить, какъ ты понимаешь это слово, то-есть какъ страсть, какъ счастье или несча-Кат. Да кого жъ я не люблю? — я всёхъ стье цёлой жизни? Нетъ, я не люблю его.

Лиз, А будешь ли такъ любить кого-нибудь и когда нибудь?

Кат. Повторяю тебъ-его не люблю; что же до твоего другого вопроса... то я дамъ тебъ на него отвътъ когда-нибудь, въ то время, какъ Кат. Почему же и нътъ, еслибы онъ захо- полюблю кого нибудь. (Убъгаетъ, напъвая.)

#### ЯВЛЕНІЕ 4.

## Лизанька (одна).

Она, право, лучше меня! Она счастлива, а пошляка я не выйду. Уменъ, благороденъ, любе- счастье есть награда доброй и чистой души, чуждой эгоизма. (Молчаніе.) Я хотъла говорить съ ней о дядюшкв-и не сказала ни слобавиться, не оскорбляя ни его, ни себя — право, ва. Однакожъ мнт стало какъ то легче. Она его не любитъ; но можно ли ей повърить въ Лиз. А я такъ, право, не знаю, Катенька, этомъ? Да еслибъ и такъ-мий-то что въ этомъ? Въдь онъ все-таки только объ ней и думаетъ, Кат. (пожимая ей руку). Ни того, ни только ею и занять. Однакожь этоть разговорь другого, милая Лизанька. Каждый чувствуетъ, много, много облегчилъ меня. А отчего?.. (Кадумаетъ и поступаетъ по своему, какъ создаль чая головой.) А! понимаю тебя, хитрое и бъдего, какъ велёль ему Богь; а Богь ко всёмь ное сердце! Ты торгуешься съ судьбой, и если справедливъ: всякому далъ Онъ свою долю горя не успъло ничего выторговать, такъ радуешься, что и другіе не счастливве тебя. (Молчаніе.) Лиз. (грустно улыбаясь). Какъ, шалунья, Да, во мит есть демонъ гртха! Я ужъ знаю ревность, зависть. Все, все противъ меня и про-

Кузьмичь. Она одна-въ гостиной.

## ЯВЛЕНІЕ 5.

Вхолять Горскій и Бражкинь.

Горск. Лизанька, я веду къ тебъ гостя, Оепора Кузьмича.

Боажк. (подходя кърукъ Лизаньки). Здравствуйте. Лизавета Петровна; извините-съ.

Горск. Что туть за извиненія поди знакомые, не въ первый разъ видитесь другъ съ пругомъ. (На ухо Бражкину.) Ну, смелей!

Бражк, (на ухо Горскому). Постойте съ. Николай Матвъевичъ. — не нало торопиться, чтобъ воспитаны въ страхъ Божіемъ. не испортить дъла. Сперва не худо навести справки. (Вслухг.) Какъ ваше здоровье. Лиза- мичъ, вёдь вы старинный пріятель дядинькѣ. вета Петровна?-то-есть-все ли вы вълобромъ и я еще съ ребячества знаю васъ и дътей ваздоровь ? Другими словами, какъ васъ Богъ шихъ, и помню вашу Авдотью Сидоровну. Такъ

Лиз. Благодарю васъ. Я, слава Богу, здорова. Вы какъ?

Горск. (про себя). Здорова! а сама блёдна, глаза красные-видно, что плакала. Ужъ эти ми $^{\pm}$ слезы, чтобъ в $^{\pm}$ къ ми $^{\pm}$ ими плакать! (Bслухъ.) дуетъ; наскучивъ вдовствомъ, которое несооб-Лизанька, мы пришли къ тебѣ за дъломъ. При- разно съ моимъ характеромъ и привычками,сядемте-ко; садитесь-ко, Федоръ Кузьмичь, да на- иногда, знаете, скучно, коли и побраниться не чинайте, а то въдь и конца не будеть. Пуще съ къмъ, —я давно имълъ желаніе снова встувсего не забывайте, что мое пъло-сторона.

Бражк. Да-съ, то-есть, оно извъстное дъдо — Ай! да у меня языкъ прилипъ къ нёбу — и губернатора такъ никогда не трусилъ. (Вслухъ.) Лизавета Петровна — (Молчаніе.)

Лиз. Что вамъ угодно, Оедоръ Кузьмичъ? Бражк. Мив? то-есть—что мив угодно? Да-съ, есть дъльце-то-есть, покорнъйшая просьбица

до васъ. Лиз. Просьба? До меня?

и резолюцію вы же извольте наложить. Вамъ не чиной, что я упущу другую какую-нибудь выбезызвъстно, что я три трехльтія сряду быль, годную партію. по воль дворянства, судьею-съ, имъю пряжку за пятнадцатильтнюю безпорочную службу. Имъныкашинваеть, сморкается и нюхаеть табакь:) нёшнему, да это съ одной стороны и хорошо-

подробно-прямѣе къ дѣлу!

лидному и благоразумному человъку, — когда слу- лемъ и почтеннымъ человъкомъ. Вотъ-съ мы къ

тивъ всъхъ насъ, да только одна я должна все жилъ, такъ ни одной бумаги не полиши быванести на себъ. Кто-то илетъ — голоса — лядинька. до, пока секретарь десять разъ не растолкуетъ. Горск. (за дверью). Смёлёй, смёлёй, бедоръ Бывало, такъ перо въ руки и суеть. Э. нёть. Семенъ Авлъичъ, говорю ему, я люблю аккуратность, чтобъ послѣ оглядокъ не было, -- вѣдь не равенъ часъ. Итакъ-съ, съ позволенья вашего, Лизавета Петровна, то-есть, всего титулярный, - зато пряжка за пятнадцатильтнюю безпорочную службу. Отъ батюшки-покойника посталось мнъ сто душъ, да за покойницей женой взяль я пятьдесять, а теперь у меня до трехъсотъ имвется, то-есть не расточиль, а прічиножиль-съ. Три гола живу въ перевит безъ жены и безъ должности, занимаюсь устройствомъ козяйства: дътей только двое-съ-Оедюшъ четырналиать, а Маша по двеналиатому голочку,-

> Лиз. Я все это давно ужъзнаю, Федоръ Кузькъ чему же всв эти подробности?

В ражк. Такъ нужно-съ-для аккуратности больше, чтобъ послъ оглялокъ не было. Позвольте все сказать. Послужной списокъ безъ замѣчаній-три года служиль судьей. Изъ сего слънить въ законное супружество. Зная васъ, какъ дъвицу, исполненную достоинствъ и воспитанія, кто въ бѣдѣ, тотъ и въ отвѣтѣ. ( $\Pi po\ ceбя$ .) благоразумную—то-есть солидную, я давно уже намекалъ Николаю Матвенчу о мозмъ намереніи предложить ванъ руку и сердце - какъ нынче говорять, да Николай Матвенчь все какъ-то нержшительно объяснялись по этому предмету, отговариваясь вашей молодостью и несообразностью нашихъ лътъ; но нынъшній день я прівхаль съ твиъ, чтобы требовать решительнаго отвъта, нбо дальнъйшее отлагательство онаго, В раж к. Именно такъ-съ, просъбица къ вамъ, особливо въ случат отказа, можетъ быть при-

Лиз. Я-конечно...

Бражк. (перебивая ее). Позвольте, позвольце тоже порядочное-съ-триста душъ по послед- те, Лизавета Петровна, мив всегда трудно приней ревизіи: чистыхъ, незаложенныхъ, — нынче ступить къ дёлу и начать рёчь, а коли ужъ наэто рудкость; чинъ небольшой — титулярный, да чалъ – люблю аккуратность. Дайте-же мну все в'ёдь нынче чины-то дають не за выслугу-сь, а сказать. Итакъ-съ, нынёшній день я пріфхаль за ученье, не какъ прежде — то-есть, сколько ни за рёшительнымъ ответомъ. Николай Матвеичъ служи, а именьида не скопишь порядочнаго, чтобъ сказали мне, что они-де не хотять ни приподъ старость кусокъ хлаба имать-съ... (По- неволивать, ниже соватывать - то-есть, по ны-Гор. (про себя). Ну, занесъ! и смолоду уменъ то-есть, показать видъ, что не хочу неволить,—не быль, а подъ старость и совсёмъ дуракъ сталь! то-есть — даю волю. Пойдемте, говорить, Оедоръ (*Вслужъ.*) Да это, Федоръ Кузьмичъ, слишкомъ Кузьмичъ, вмѣстѣ—она-де теперь въ гостиной, и вы при мнв и сдвлаете предложение. Не захо-В ражк. Нёть, ужь позвольте, Николай Мат- четь—жаль, а дёлать нечего; согласится—очень въичъ, я всегда поступалъ, какъ прилично со- радъ войти въ родство съ стариннымъ пріяте-

вамъ и пришли. Конечно-съ я человъкъ не мололой-мев ужь за пятьдесять; да зато нравь во-это совершенно въ твоей водв. Но я... мой у меня смирный - мухи не трону. Послѣ обѣда долгъ. Тебѣ не вѣчно же жить у меня. Я сталюблю всурациуть, а вечеркомъ главное занятіе новлюсь старъ-ты въ такихъ летахъ, что нало въ мушку; очень пріятная игра-съ - я васъ выучу. Вообше я налъюсь, что вы, какъ благоразумная дъвина, будете смотръть больше на существенность. Надо, чтобъ мужъ былъ человъкъ суждаете и такъ убълительно говорите, что я опытный, могь руководить жену, -- не пылидь невольно соглашаюсь съ вами. Въ самомъ дъбы, а любилъ. (Встаетъ и клиняется.) Вотъ лъ-я сирота; у меня нътъ отца, матери. Мое теперь я сказадь все аккуратно, и жлу вашего положение со дня на день становится страниве. ръшенія. Не прикажете ли, какъ велить законъ, тяжелье. (Звонить.) Маша! Маша! выйти просителю изъ присутствія?

Лиз. Ла-съ, конечно-мет надо подумать-

я скажу дядинькъ.

Бражк. Хорошо-съ. Лизавета Петровна, я оставлю васъ съ нимъ однихъ-съ. (Уходитъ.)

## ЯВЛЕНІЕ 6.

# Лизанька и Горскій.

Лиз. Дядинька, что все это значить?

Горск. Какъ что? Развъты не вилъла и не слышала?

Лиз. Вы нынфшей день необыкновенно веселы, дядинька! Если васъ такія комеліи забавляють, то я при всемъ моемъ отвращении къ нимъ, готова забавлять васъ.

Горск. Что это значить?

Ли з. Какъ что? Развъ вы не вилъли и не слышали?

Горск. Да не понялъ.

Лиз. Я также, дялинька.

Горск. Кто же намъ растолкуетъ?

Лиз. Начнемте съ васъ. Скажите мит, чт значить сватовство Бражкина?

меньше, какъ сватовство.

вашимъ тономъ. Бога ради, скажите, - вы шутите или нътъ?

 $\Gamma$  орск. Но, моя милая, разв $\sharp$  я говорил $\sharp$  что- ( $\mathit{Hadaems}$  ег кресла.) Но н $\sharp$ т $\sharp$ , — это или во нибудь-говорилъ Бражкинъ, а я только слу- снъ, или я съ ума сошелъ. шалъ. Коли онъ тебъ не вравится-я не принуждаю тебя.

Лиз. Но развѣ вы могли подумать, что онъ

можетъ мнв понравиться?

Горск. Это не мое дёло, милая. Мой долгъ быль довести до твоего сведенія, а во всемь про-

чемъ - мое дёло сторона.

Лиз. Развѣ вамъ неизвѣстно, что я и прежде ратно. Что же вы мвѣ скажете? знала о затеяхъ Бражкина? Вы также о нихъ знали. Неужели же вы не могли отказать ему и дико смотрить на нее.) наотрезъ, не приводя его ко мне и не заставляя меня слушать пошлости стараго глупца?

Горск. Апочему же онъ глупецъ? — Не нравится - дёло другое, и въ этомъ тебё никто не указъ. Но человъкъ онъ добрый, почтенный.

была отказать ему.

Горск. Да, ты вольна и отказать, и дать слоподумать, чтобъ тебѣ пристроиться. Замужество одна дорога для женщины.

Лиз. Вы. дядинька, такъ основательно раз-

Горск. Что ты хочень лёлать?

Лиз. То, за что вы меня похвалите. (Bxcдить Маша.) Позови сюла Өелора Кузьмича.

Маш. Слушаю-съ. (Уходитъ.)

Горск. Зачёмъже его сюда? — Ялучше самъ

скажу ему, что ты несогласна.

Лиз. Да я совствить не то хочу сделать, дядинька. Я въ такихъ летахъ, что надо подумать, какъ бы пристроиться: вы становитесь старызамужество одна дорога для женщины. (Молчаніе.)

Горск. Да, такъ, конечно. Но что же ты хо-

чешь слѣлать?

Лиз. Выйти за Бражкина, а сперва сказать

ему объ этомъ.

Горск. Сумасшеншая, злая д'вочка! Да кто же тебя принуждаеть къ этому? Выйти за стараго пурака. полъячаго!

Лиз. Нътъ, дядинька, за добраго, почтеннаго

человѣка.

Горск. А!

Лиз. Что же тутъ странваго? Не сами ли вы хотъли этого?

Горск. Хотфлъ?

Лиз. Да, дядинька, хотъли, и почему бы вы Горск. Какъ что? Оно зна четъ ни больше, ни котъли—я исполню ваше желаніе. Да! ваше желаніе, дядинька — вы не будете больше видіть Л и з. Но, милый дядинька, вы мучите меня въ своемъ домъ той, которую вы прежде такъ нъжно, такъ отечески любили, а теперь....

Горск. Силы небесныя! Что говорить она!

#### ЯВЛЕНІЕ 7.

# Тъ же и Бражкинъ.

Бражк. Что-жъ хорошенькаго скажете, Лизавета Петровна? Какое решенія воспоследовало? Нало все сделать по форме, а главное-акку-

Лиз. Я—рѣшилась. (Горскій пристально

Бражк. Рфшились? Скоренько—-надо-бы попросить отсрочки дня на три-подумать, тоесть- какъ водится, такая ужъ форма.

Лиз. Я решилась сама сказать вамъ.

Бражк. Да, что вы, то-есть, согласны, не Лиз. Да, въ самомъ дёлё, и достаточный. Я хотите замедлять рёшенія судебными формами. теперь даже не вижу причины, почему бы должна Да, дёло дёвичье, молодое-формъ не знаютъ. Да оно и лучше - что тянуть!

Лиз. Да, я ръшилась сама сказать вамъ, не не могу... (Упадаеть въ изнеможении на ръло-возмужаль! стуль, закрывая глаза руками.)

Бражк. Какъ же? что такое? То-есть...

Горск. (вскочивь съ кресель). Ты не поняль, ужъ и полноручикъ! такъ я тебъ растолкую. Видишь-ли, въ чемъ дъло. въсты, а на насъ не сердись. Понятно?

Бражк. То-есть-затылокъ-съ, Николай Мат-

вфичъ?

на этотъ разъ ты не попалъ. Но пойдемъ отсюла:

Лизанька, вилишь, незлорова.

Бражк. Лакакъ же-съ? Помилуйте, Николай Матвенчъ. Я вель было совсемъ обнадеялся. И отъ девочки...

Горск. А. чортъ возьми! еще сталъ толковать! -- Недоволенъ, такъ подавай просьбу по формъ! дюблю этого.

Бражк. Да постойтесь, Николай Матвенчь, вы сами позвали меня къ Лизаветь Петровнь- сиротой. Гав бы мнь, горемычной вдовь, возитьчто же-съ, развѣ на смѣхъ?

глупость виновать, белорь Кузьмачь, но объ какь зналь. А мальчекь быль озорной бывало, этомъ больше ни слова! Коли хочешь -- отобъдай и не усмотришь. Такъ бы все и шалберничалъ. у меня нынче, и будемъ по старому пріятелями, Въ судъ записаться не хотієль и слышать; нане хочешь, какъ хочешь; только чтобы объ этомъ дадиль себъ: въ полкъ, да въ полкъ. Ужъ вы, и помину не было. А теперь пойлемъ.

(Отведить его въ сторону и говорить вполго- дали письмо къ полковнику, нашли попутчика лоса.) Объдать я останусь, а ссориться намъ не надежнаго человъка, да и на дорогу снабдили. нужно съ; можетъ-быть дело обойдется и такъ съ. маются.

Горск. Да, пусть будетъ хоть и такъ; только уговоръ лучше денегъ — (жметь ему руку) коли одумается—я скажу вамъ; но вы все-таки ни всрите, а я не перестану за васъ Богу молиться! слова объ этомъ ни мнѣ, ни ей, пока я самъ не Я не какая-нибудь неблагодарная тварь. Что бы заговорю съ вами.

Бражк. Хорошо-съ Николай Матвенчъ. Только ужъ вы, пожалуйста, то-есть, не оставьте своими благими совътами-постарайтесь уговорить. Вёдь молодо-зелено — умъ хорошо — два лучше того.

Горск. Хорошо, хорошо. Явсе сдёлаю - будьте не взыщите, отецъ родной. спокойны, но смотрите-же - пока я самъ не заговорю, вы ни слова. Пойдемъ. — Это кто?

#### ЯВЛЕНІЕ 8.

Входять: Катенька, Хватова съ Анной ходило, чтобъ вечеромъ не занялся — препріят-Васильевной и Платономъ Васильевичемъ и Коркинъ.

Кат. А я, дядинька, веду къ вамъ гостейвстръчайте.

 $\Gamma$  о р с к. Милости просимъ! ( $\Gamma_{AB}\partial_{B}$  на  $X_{B}a$ утруждая дядиньки, что хотя я и чувствую цену това.) А это кто? Ва, Платоша! Здорово, другь! чести, которую вы мит дъдаете... Вы человъкъ обнимемся. Ла тебя и узнать нельзя! Мололенъ почтенный, достойный любви. - но извините - я молодиомъ! Мундиръ, эполеты, усы, дипо заго-

Хват. Можно перемѣниться, Николай Матвъичъ. — въдь десять летъ лямку-то тянулъ! Зато

Горск. Такъ, да мит все странно. Я все помню Өелорь Кузьмичь, ты человькъ добрый, хорошій -- мальчика-повьсу, который, бывало, коли не гомы съ тобою старинные пріятели-я тебѣ же- лубей гоняль, такъ ужь вёрно собакъ стравдилаю всякаго счастья -- но ищи себ'в другой не- валь. А теперь -- вотъ теб'в и Платоша! Н'втъ. ужъ пълый Платонъ Васильевичъ! Я было, признаюсь, и проку въ немъне чаялъ-онъ вонъ какой молоденъ вышелъ! То-то служба-то парская-Горск. Лакакъ хочешь-только върекруты хоть кого такъ вышколетъ. - Давно-ле къ намъ?

Плат. В. Третьяго дня прибыли-съ, а нынче матушка непременно захотела, чтобы къ вамъ-съ. Ла и самому-съ страхъ какъ хотълось увилъться.

Хват. Какъ же, какъ же! Въдь вы его блавдругъ, въ мои д'ята — получить такой аффронть год'ятель, а благод'ятелей забывать гр'яхъ. Имъ первый почетъ.

Горск. Ну. что туть за благольтели! я не

Хват. Какъже, какъ-же, Николай Матвеичъ! въдь вы могли бы давно сказать мит это, а то въдь онъ у меня по седьмому годочку остался ся съ нимъ. Мальчику было ужъ восемнадцать Горск. А, чортъ возьми! Ну, да!-я сдёлаль дёть, а онъ только что читать да писать кой-Николай Матвенчъ, пристали ко мне: «что парню Бражк. Вотъ что-съ, Николай Матвъичъ, — шалберничать — въ полкъ, такъ въ полкъ, благо отойденте въ сторону — я вамъ сообщу по секрету. охота есть»; почти насильно снарядили въ путь,

Горск. Э, Матрена Карповна, въдь ты какъ Лизавета Петровна, можетъ статься, еще оду- ужъ зачнешь, такъ и бъги вонъ. А помнила бы пословицу-- кто старое помянеть, тому глазь вонъ!

> Хват. Нътъ, Николай Матвъичъ, что ни гоя за свинья была, чтобъ забыла благодъянія...

> Вражк. (подходить къ рукть Хвитовой). Здравствуйте, Матрена Карповна, вы заговорились и не видите меня, а я ужъ вамъ кланялся, кланялся.

Х в а т. Извините, батюшка Оедоръ Кузьмичъ,

Бражк. Ничего, ничего-съ. Яздъсь на цълый день. Какъ всхрапну послъ объда, такъ пожалуста, Матрена Карцовна, въ мушку со мною. Такая привычка. Какъ женился, -- дня не проная игра.

Хват. Съ большимъ удовольствіемъ-съ. А вотъ мой Платошенька - не оставьте лаской своей.

Прошу любить и жаловать. При трехлетіи слу- Великомъ, да о Сухаревой башив. жиль по воль дворянства сульей. Имью пряжку ныхъ, -- я люблю аккуратность.

Горск. Объртомъ послъ, Ословъ Кузьмичъ-

въдь не въ послъдній разъ видитесь.

аккуратность. Чтобъ послъ, знаете, оглядокъ не барышень.

мичъ-Марья Федоровна и Федоръ Федоровичъ?

я нынче немножко посъкъ, - все балуетъ - бу- совъ, экосецовъ, польскихъ и матрадуровъ. Вотъ магу крадетъ у меня на змъи. Бумаги-то всего ужъ на что я – и то разомъ выучился. Не хобыла у меня десточка - давно ужъ не писалъ, телось тоже отъ другихъ отстать. Вообще общевёдь я рёдко пишу; гляжу: до половины раста- ство у насъпрекрасное. Играютъ и въ банчикъ, скалъ. Ну, ужъ, геворю, какъ хочешь, а надо капельки мимо рта нашъ брать офицеръ не пробаню задать. Что детей баловать—въ страхе ронить, а ужъ за то, коли где у помещика баль Божіемъ нало ихъ воспитывать.

на). А, Алексъй Степановичь, и вы къ намъ по- тека» получается. Очень хорошій журналь—самъ

**Тахалъ.** Какъ прівхалъ кузинъ, такъ и должностью со сивху—животы надорвемъ. Особенно хороши не отговорюсь.

Въдь не чужіе — свои. Спъсивиться гръхъ перелъ бѣдной родней. Тебѣ была другая дорога — сестрино счастье не моему чета-она вышла забо- въ «Вибліотекв» больше нравятся? гатаго; зато ты, батюшка, служиль въ кавалерахъ, дослужился ротмистра, и не успёль двухъ Брамбеусъ самъ поправляетъ. льть пробыть въ отставкъ, какъ и попаль въ исправники. А моему Платошенькъ хотя бы въ дина Тимоееева; вотъ, Катерина Петровна, не становые Богъ далъ. Что ему больше въ полку- помните ли вы — какъ бишь они начинаются? то делать. Ведь сколько ни служи, а не много наживень. А здёсь-то оно хоть и не парадно, да теплей и покойней. Неправда ли, Николай Мат-

Горск. Что-жъ, коли есть охота промънять Пушкина. военный мундиръ на штатскій — съ Богомъ, а мы похлопочемъ.

Хват. Дай вамъ Богъ здоровья, Николай Матввичъ, а у меня вси надежда на васъ, да на соединится къ ней -такъ не радъ будещь, что Алексъя Степаныча.

Горск. Ну, что, брать, Платонъ Васильевичь. какъ послужилъ, гдъ побывалъ?

Плат. В. Были кое-гдѣ-и въ Туречинѣ похолили.

Бражк. Вотъ страсти-то! Чай частенько приходилось такъ, что и небо въ овчинку казалось; не то, что у насъ — сиди въ присутствіи на стулв, не упадешь, развъ задремлешь.

кузовъ. Молодому человъку стыдно трусить.

Бражк. Ну, что, Платонъ Васильевичъ, побывали и въ Петербургъ, и въ Москвъ?

II лат. В. Въ Петербургъ не были, а въ Москвъ были-съ. Большой городъ, церквей очень много.

Блажк. (поипловаещиет ст Хватовыма), вчера пёлый вечеръ разсказываль все объ Иван'я

Плат. В. Большой-съ монументъ! А парьза изтналиатильтнюю безпорочную службу. Имь- пушка-то — чай, изъ нея и стрълять-то нельзя-съ. нія триста душь, не заложенныхь, благоустроен- А хорошо, кабы тарарахнули хоть разокь - чай, стеклы бы повыбило.

Горск, Ну, что, Платонъ Васильевичъ, охотники у васъ въ полку повеселиться? Мы такіе Бражк. Нать, Николай Матвенчь, - нужна были плясуны, что носомъчуяли, гле баль и много

Плат. В. Какъ же-съ. Николай Матвенчъ. Х в а т. Здоровы ливаши дътки, Федоръ Кузь господа офицеры у насъ преобразованные съ. Во всемъ полку вътъ ни одного, чтобы не умълъ Бражк. Слава Богу-съ, Федора-то Федоровича мазурки и французскаго кадреля, окромѣ вальили вечеринка. -- мы изъ цервыхъ тамъ. Почи-Горск. (отворачивается и видить Корки- тать тоже любимь. У нась, въ полку, и «Вибліо-Смирдинъ печатаетъ-съ, а Брамбеусъ иногла та-Корк. (смпясь). Какъ-же, съ тетушкой прі-кія пули отливаеть, что такъ воть и катаемся повъсти - тамъ все экивоки-съ, да такіе, что какъ Хват. Что туть, батюшка, за отговорки! иной вспомнить свои проказы, такъ только усы покручиваеть, да ухмыляется, злодъй.

Анна В. Ахъ, братецъ, а какіе стихи вамъ

Плат. В. Да всѣ хороши, сестрица; вѣдь

Анна В. Ахъ, я больше всего люблю госпо-«Скучно, дядя», — такъ кажется. А мистеріи его какія страшныя-все о представленій світа.

Плат. В. Да, господинъ Тимовеевъ — поэтъ важный; пишетъ съ большимъ чувствомъ - лучше

Горск. Ну, Платонъ Васильевичъ, потише, потише, а то какъ разъ бѣду наживешь. Катенька у меня горой за Пушкина, а коли Лизанька прии сказалъ.

Плат. В. Ахъ, извините-съ-я, право, не зналъ-съ. А впрочемъ въдь все равно-съ-все аллегорики-съ, то-есть не правда, а выдумано-съ.

#### ЯВЛЕНІЕ 9.

#### Вхолитъ Иванъ.

И в а н ъ. Батюшка баринт, Николай Матввичъ,  $\Gamma$  о р с к. Коли назвался груздемъ—пол $\sharp$ зай въ $\;$  на столъ готово-съ, и кушанье подано-съ. (Yxodumo.)

Горск. Ну, гости мои дорогіе. хлѣба-соли покушать прошу покорно. Пойдемъ-ко, Матрена Карповна, -- ты у меня похозяйничаеть.

Бражк. Да, я чувствую большой аппетить, — Хват. Какъ же, батюшка Өедоръ Кузьмичъ, а послъ объда всхрапну немножко, а какъ вставъ мушку. (Всъ уходять.)

# лъйствіе третье.

# ЯВЛЕНІЕ 1.

# Горскій и Хватова.

Хват. Ла, ла, Николай Матвъичъ, что и го- некогла: скажи-что напо. ворить — надо дътокъ пристроить. Это пуще всего. Мить бълной, горемычной вдовъ, немного надо: ливь бъдную вдову и сиротъ, будь имъ отцомъ благоларя Бога и побрыхъ людей, я сыта по роднымъ. Платошеньку надо женить — онъ сирогордо, а теплый уголокъ еще отъ мужа-покой- та и она сиротка, такъ за ихъ сиротство, можетъ, ника постался. Я же всемь умею услужить и Богь и дасть имъ счастье. уголить: тамъ похозяйничаю, туть пошью, забсь свадебку слажу-а мнъ все спасибо да спасибо. ъхала! Кула ни прилу, везят какъ къ себъ домой, какъ къ роднымъ, право – всёмъ до меня нужда. Те- мы люди бёдные, а у нихъ есть достаточекъ. перь только одна забота-дътокъ пристроить.

большая мудрость, а въ становые попасть — не буду, а согласись ова - я радъ. Богъ знаетъ что. По мнъ, что могу-все сдълаю.

Хват. Зачёмъ пріёхаль къ вамь Ослорь колай Матвёнчь. Кузьмичъ?

Горск. Какъ зачёмъ? Развё ты въ первый знаютъ? разъ вилишь его у меня въ помъ?

Хват. Я знаю, что вы старые знакомые, да нутся, а тамъ Богъ дастъ и ладъ, и совътъ. я кое-что слышала.

по деломъ тебя бранять, что ты любишь все слы- сторона. шать да потомъ болтать.

Хват. И, батюшка, вотъ ужъ ты тотчасъ и и хотвла вамъ сказать въ гору пошелъ! Что-жъ такое? Слухомъ земля полнится, да онъ же и самъ ужъ давно прогова- тримъ. (Уходита.) ривалъ мив объ этомъ.

Горск. А хоть бын такъ-что-жъ тутъ осо-

беннаго? Дъло обыкновенное.

Хват. То-то, то-то, Николай Матвенчъ! Суженаго конемъ не объедень. Конечно человекъотъ онъ хорошій и съ состояніемъ, да ужъ старъ, вдовецъ, да къ тому же и дъти есть. Я давича, глядя на Лизавету Петровну, чуть не заплакала. Сидитъ, моя голубушка, и слова не молвитъ, а ужъ такая печальная.

Горск. Да что ты, чортъ возьми! Съ чего ты взяла, что Лизанька пойдеть, а я отдамъ ее за

этого урода?

Хват. А! такъ вы не согласны! Я сама тоже думала и всемъ говорила: «Что вы! захочетъ ли Николай Матвеичъ погубить девушку? -- Конечно родня дальняя, да вёдь онъ ихъ любитъ пуще дочерей. У нихъ же есть и достаточекъ — такъ можно прінскать женишковъ и получше. Все ужъ хоть не богатый, да по крайней мёрё быль бы молодой челов вкъ».

то, что молодъ! Ужъ не хочешь ли посватать? ты върно? въдь изстари свахой слывешь.

ну, такъ не забульте-же, Матрена Карповна — не бъда. Голенькій охъ, а за голенькимъ Богъ. А хотела бы я поклониться тебе, Николай Матввичь. Что же въ двакахъ то засиживаться въль ужъ ей лвалиать лътъ.

Горск, Считала бы ты лучше голы скоей ло-

чери-чай, ужъ давно подъ-тридпать.

Хват. (плачеть). И, батюшка! про сиротское, бълное - можетъ и въкъ въ лъвкахъ просилитъ.

Горск. Ну, ну, добро, полно плакать-то. Мнъ

Хват. Батюшка Николай Матвенчъ, осчаст-

Горск. Э. Матрена Карповна, — не туда по-

Хват. Конечно, батюшка, куда же намъ -

Горск. Не то, все не то: то-есть, не съ той Горск. Ну, да въдь въ отставку выйти – не стороны зажхала. Знаешь – я въдь неволить не

Хват. Да, да! что и говорить, батюшка Ни-

Горск. Да вёдь они еще другъ друга не

Хват. Свыкнутся, Никодай Матвенчъ, свык-

Горск. Ну, тамъ какъ знаешь-хлопочи сама; Горск. Правду сказать, Матрена Карповна, — теб'т не привыкать стать къ этому, а мое д'вло-

Хват. Ну, такъ вотъ я только объ этомъ-то

Горск. Ну, хорошо, хорошо, тамъ посмо-

# ЯВЛЕНІЕ 2.

# Хватова (одна).

Вишь, старый чорть, и подступу нёть къ его прівнышамъ. Будто и нив'єсть что! Что у нихъ рожицы-то смазливы, по-французски болтають, да состояньице есть-такъ и думать не смей объ нихъ! Да добро, ужъ поставлю же и я на своемъ -не мытьемъ, такъ катаньемъ возьму, а не удастся-дамъ волю языку. Старикъ-отъ что-то на себя не похожъ, да и Иванъ мнв что-то проговорилъ. Надо съ нимъ потолковать, а тутъ что-то не ладно — нътъ ли штукъ какихъ? А вотъ какъ быть съ Алексвемъ Степановичемъ-то слово скажетъ -- бѣда. Онъ теперь ждетъ, что я ему скажу: небось — уттиу! Да вонъ никакъ и онъ.

#### ЯВЛЕНІЕ З.

#### Хватова и Коркинъ.

Корк. Ну, что, тетушка? Разведали ли вы  $\Gamma$  орск. Какъ же, вотъ тотчасъ и отдамъ за что-нибудь? За Мальскаго хочетъ отдать? — это

Хват. Ничего, ровно ничего не узнала. Толь-Хват. А что-жъ?--попытка не пытка, спросъ ко видно, что старику-то крвико не по сердцу вств эти предложенія. Кажется, онъ и думать не хочеть, чтобъ разстаться съ ними.

ставайте къ нему, чтобъ не испортить пела. Лучше положлать.

Хват. Что и говорить, батюшка, поспъшишь -людей насмѣшишь. А гдѣ Платопіенька?

Корк. Ла тамъ - въ салу.

Хват. Пойти и мнъ туда. (Уходить.)

#### ЯВЛЕНІЕ 4.

# Коркинъ (одинъ).

Мерзкая баба лукавить. Я ужь вижу, что она по матерински хлопочеть о своемь Платошенькъ. Па пусть хлопочеть! Мнъ всего лучше прямо приступить къ делу. Откажутъ наотрезъ-по крайней мёрё не булеть пустыхъ належль и ожиланій; согласятся... (потирая руками) охъ, плоха надежда. Этотъ Владиміръ Дмитріевичъ... Во всякомъ случать нало самому птиствовать, а то одно посредничество этой бабы можетъ все испортить.

## ЯВЛЕНІЕ 5.

# Коркинъ и Горскій.

туть философствуете.

Корк. Натъ, просто разсуждаю объ одномъ дълъ, очень важномъ для меня; я объ немъ давно ужъ лумаю.

Горск. А что такое?

Корк. (съ замъшательствомъ смъясь). Дъло не мудреное, да сказать-то мудрено.

Горск. Ну, такъ и есть! Нынтыній день я ужъ наслушался этихъ дёлъ! Скажите скорее и прямъе; върно предложение насчетъ которой-нибудь изъ моихъ племянницъ?

Корк. Вы угадали.

очень догадливъ. ( $\Pi po\ ce\delta s$ .) Вижу, куда ты какъ я люблю ее; кто бы вид $\dot{\epsilon}$ лъ ее во сн $\dot{\epsilon}$ , думалъ а ты и безъ очковъ хорощо вилишь.

Корк. Кажется, вамъ это непріятно?

что если д'яло пойдеть на ладь — я буду радъ всей душой. Только вы, Бога ради, сами ничего не говорите ей-все дёло испортите.

такъ въ жаръ и ознобъ и бросаетъ. Страшней, ве онъ лелеяль ея детство, заменилъ ей отца, чёмъ, бывало, на приступъ идти.

Горск. А кажется, вы видели светь и женпинъ?

Корк. И даже былъ съ ними не изъ робкихъ. Да! скажите мив: что Владиміръ Дмитріе-

Горск. Какъ же-ужъ другой годъ.

Корк. Что-жъ?-онъ намфренъ служить?

Горск. Кула! собирается путешествовать. Корк. Ну, такъ вы слишкомъ-то и не при- Пела у него нетъ, а состояне есть: самъ онъ сирота круглый, я - вся родня у него, такъ онъ все и живетъ у меня.

> Корк. Это я знаю: да я не то хотълъ сказать - онъ ..

> Горск. Не безпокойтесь — онъ тутъ ровно ничего не значить. Надъйтесь на меня.

> Корк. Я вамъ втрю, и пока вы мнт не скажете чего-я ни полслова. Пойду къ нимъ и посмотрю, какъ тамъ любезничаетъ мой кузинъя лумаю, онъ тамъ всёхъ такъ очароваль, что на нашего брата-рябчика тамъ и смотръть не булутъ.  $(Yxodum_{r})$

## ЯВЛЕНІЕ 6.

# Горскій (одинь).

Славный человъкъ этотъ Коркинъ. Вотъ такому человъку нельзя не пожелать счастья! Однакожъсказать ли мив ей о его предложения Что-жъ мнъ дълать, если къ ней нъть и приступу. если она не хочетъ и слышать о замужествъ. Какъ она давича поутру поступила со мной за этого стараго дурака Бражкина! Смотри пожалуй-она хотъла дать ему слово... а... а для че-Горск. А! Алексей Степановичь, вы что-то го! — чтобы доказать мев, какъ больно видеть ей, что я хочу съ ней разстаться. Она и подумать не хочеть, что это вёдь для ея же счастья. Но неужели же ей въкъ жить въ моемъ домъ? Положимъ, что для меня-то это счастье, потому что я не перенесъ бы разлуки съ нею. Да еще хорошо бы, если только разлуки, - а то вотъ бъда, если выйдетъ за кого-нибудь пошляка или мерзавца, который не будеть умьть оцьнить ее. будеть съ нею обращаться грубо, жестоко, тирански. Тирански! Да одинъ косой взглядъ, одно грубое слово — такъ я задушилъ бы его вотъ этими руками. Нътъ, я соглашусь отдать ее только за Горск. Да, съ нъкотораго времени я сталъ такого человъка, который любилъ бы ее такъ, мътишь, голубчикъ! Лизанька молода, прекрасна, о ней на яву; кому бы было мило, чтобы при немъ ласкала она собаку, гладила кошку, любовалась цвъткомъ, и кто бы подводилъ къ ней Горск. Не то, что непріятно, а хлопотно. Я и собаку, и кошку, чтобъ только посмотреть, какъ отдёлывайся, а онё въ стороне. Скажешь имъ она ихъ ласкаеть; бегаль бы самъ за цветами — такъ послъ и самъ не радъ. Впрочемъ я ей и приносиль ихъ ей, чтобъ только посмотръть, поговорю, и скажу вамъ ея отвътъ. Повърьте, какъ она ими радуется, и потомъ почесть себя счастливымъ, если за это она улыбнется ему, кивнетъ головой, скажетъ слово. А гдв найти такого, кто бы такъ-то любилъ ее? А еслибы такой К орк. Куда говорить — и подумать страшно; и нашелся, — за что она будеть любить его? Разжиль только ею и для нея, думаль только о ней, страдалъ ея горемъ, радовался ея радостью, и за ея любовь, ласку, привътъ забывалъ свои лъта, теряль умъ, плакаль, хохоталь и прыгаль? Да! за что она будетъ любить его? Гдв-жъ справедвичъ. Въдь онъ кончилъ курсъ въ университетъ? ливость? Конечно, зачъмъ же мнъ отнимать у нихъ счастье. Ну, вотъ Катенька-мит и съ ней

лю—съ Богомъ. Володя—малый съ головой, съ ключеніе. А я не хочу на ихъ счеть никакихъ серпемъ, человъкъ честный, твердый, хоть и мо- пустыхъ заключеній. лодъ: состояние его независимое - самъ себъ госполинъ. Только что-то миф становится тяжело ду, но такимъ тономъ, какъ булто бы я слудалъ его вилъть. Можетъ быть оттого, что онъ съ Ка- что вибудь худое. тенькой все какъ-то не такъ-все шутить, а о Горск. Дарфчь не отонф, а одфдф. Ты отвфлълъ ни слова. Ужъ не разлумалъ ли онъ же- чай мнъ на вопросъ: коли хочешь на ней женитьниться на ней. Да. — съ Катенькой все шутитъ, ся, и она согласна идти за тебя замужъ — съ Воа на Лизаньку иной разъ такъ уставится, что гомъ; я не противлюсь, и тогда на васъ будутъ воть такъ бы и разорваль его на части. По- смотреть, какъ на жениха съ невестой: не хостой — я объяснюсь съ нимъ. Коли хочетъ же-чешь — пора положить конецъ дътскому обраниться — пусть женится: не хочеть — должень шенію. оставить насъ. Такъ или сякъ-это будетъ хоа самъ чувствую, что никого такъ часто и такъ детъ. больно не оскорбляю какъ ее. — иной разъя еехуже, лать съ Коркинымъ — сказать ли ей о его предло- можно сказать въ минуту. женій? Почему же и не сказать-відь она не пойдеть за него, я въ томъ увъренъ: она всегда впечатленія и воспоминанія детства принять за хвалила его такъ холодно, такъ прямо. (Молча- чувство. (Береть его за руку.) Любезный дядиньніс.) Ну, а если пойдеть? Конечно онъ—челов ка, нъсколько дней, нъсколько дней, и я вамъ дамъ хорошій, умный, образованный; да вёдь женихи рёшительный отвётъ. всъ хороши, только не всъ бывають хорошими мужьями. Кто знаеть, что еще изъ него вый- не велика важность; странно только, что ты въ деть? Нівть, совівстно будеть не сказать — къ то- нівсколько дней хочешь рівшить то, чего не могь му же еще какъ бы онъ самъ не вздумаль. Я рёшить въ нёсколько лёть. Такими вещами, скажу ей, только такъ, что она тотчасъ пой- братъ, не шутятъ. Вёдь тутъ дело идеть о счастіи метъ, что это сватовство мет не по сердцу.

#### ЯВЛЕНІЕ 7.

#### Входить Мальскій.

Мал. А! вы туть, дялинька?

Мал. Вы все шутите, дядинька.

Горск. А ты что-то носъ повъсилъ.

ся носы, кром'в Катерины Петровны; даже и го- нуть наедин'в. сти всв озабочены. Водрве всвхъ Матрена Карповна, да и та не можеть скрыть, что чёмъ-то чувствителень. Пойду-что тамъ? (Уходите.) озабочена.

Горск. Эхъ, кабы они да разъвхались! Когда не до нихъ, такъ тутъ-то и набдутъ.

Мал. Лизавета Петровна даже не въ состояніи скрывать своего волненія и грусти.

Горск. Я-то чёмъ же туть виновать? Мал. Дая и не виню васъ, дядинька.

скажи-ко мнъ кстати: ты любишь что ли Катень- ныя преданія вступили во мнъ въ борьбу съ влеку? Въдь, самъ посуди, --ей ужъ восемнадцать ченіемъ сердца. Нѣтъ! нѣтъ! пора уже мнѣ быть лътъ, а вы другъ съ другомъ все, какъ дъти. проще съ самимъ собой и перестать идеальни-Вспомни, что въдь онт тебъ совсъмъ не родня, чать. Нътъ, я ся не люблю, это върно. Прекраса кому какое дёло до того, что вы росли вмёстё ная дёвушка, милое, граціозное созданіе, но ея и, будучи дътьми, привыкли называть другъ легкость, всегдашняя веселость, — все это мнт не

тяжело разстаться, но коли она любить Воло- только на наружность и по ней ледаеть за-

Мал. Лядинька, вы говорите конечно прав-

Мал. Конечно, дядинька, вы правы: но врерошо; но воть что мучаеть меня: ужь, кажется, мя ли теперь говорить объ этомъ? — у насъ столькакъ люблю я Лизаньку — нельзя больше любить, ко гостей, народу — того и гляди, что кто вой-

Горск. Послушай, Володя, тутъ много разсужчъмъ ненавижу. (Молчаніе.) Да это еще обойдется дать нечего — да или нъть, коротко и ясно, а для какъ-нибудь - въдь это, должно быть, слъдствіе этого довольно и минуты. Ты ужъ не ребенокъ и. какой-нибудь скрытой бользни—я, видно, и въ върно, имълъ время обдумать такое важное дъсамомъ дёлё разстроенъ. Но вотъ-что мнё дё- ло; а о чемъ думано нёсколько лётъ, о томъ

Мал. Но-я такъ еще не увтренъ-боюсь

Горск. Помнъ-пожалуй! Нъсколько дней цёлой жизни двухъ человёкъ. Да что ты ушелъ изъ саду-то?

Мал. Такъ, мит стало душно тамъ. Оедоръ Кузьмичь все еще продираеть глаза -- онъ всхраинуль. Матрена Карпова — трещотка. Сынокъ еяотпускаеть армейскія любезности, отъ которыхъ Горск. Должно быть, что туть. Аты-здъсь? Катерина Петровна хохочеть до слезь. Алексей Степановичь что-то не въ духѣ, противъ своего обыкновенія. Лизавета Петровна такъ печальна, Мал. Даздъсь, дядинька, всъ ходять повъ- что, глядя на нее, хочется плакать. Хочу отдох-

Горск. Да ты что-то сталь ужь черезчурь

### ЯВЛЕНІЕ 8.

# Мальскій (одинг).

Да! онъ правъ: чего не решилъ въ несколько лътъ, того не ръшить въ нъсколько дней, и шутить такими вещами не годится. Но что жъмнъ дъ-Горск. Ты всегда правъ-что и говорить! Да! лать? Привычка, воспоминанія дітства, семейдруга женихомъ и невъстой? Всякій смотрить нравится, просто — оскорбляеть меня. Но если

она меня любить? Па, это было бы очень ут вши- нельзя не любить. Но она такъ легко смотритъ на тельно. Но, кажется, что неть. Это надо узнать саныя важныя вещи. навърное. Ла какъ узнаещь? Станещь говорить съ ней -- она будетъ шутить; потребуещь раши- имности! Что мна сказать ему? (Вслухъ.) У ней тельнаго отвъта — она заноетъ или убъжитъ, такой характеръ; но сердие у ней любящее, и припрыгивая. Постой, я поговорю съ Лизаветой она способна къ глубокому чувству. Петровной. Страшно мнъ что-то говорить съ ней. Что это значить — давича, какъ я долго смотрёль Лиз. (про себя). Какъ онъ ее любить! (Вслихь.) на нее, когла наши глаза встрътились, она по- Я васъ не понимаю, скажите яснъе, (Смотря краснъла и какъ-будто вздрогнула? Но нътъ, ез окно.) Ахъ, кто-то идетъ сюда! Никакъ иянъть! этого быть не можеть. Она такъ дика динька! Уйдите, уйдите – онъ осердится, что мы со мной-мое присутствие какъ-булто оскорбляетъ оставили гостей. ее. Нътъ, это все не то; это значитъ просто на просто-высоко и далеко. Нътъ, мит не надо и думать объ этомъ. А все думается невольно. И то придетъ на память, и это вспомнишь, чтобы растолковать въ свою пользу, - тамъ взглянула, тутъ покраснела, тогда смутилась. А на повер- про себя). Такъ! я чувствоваль - вместе. Этотъ ку выйдеть: взглянула потому, что надо же на мододчикъ съсвоей смазливенькой рожицей хочетъ что-нибудь глядьть; покрасньла или смутилась терзать меня—мучить. $(B_{cnyx})$  Володя, чай неотъ того, что голова болъла, или отъ негодованія на нескромный взглядъ, глупое слово. Охъ, гостьми-то. Конечно это люди простые, неученые, эта фантазія—мерзкая способность! По крайней но гд'ь-жъ намъ для тебя взять ученыхъ-то. Съ мёрё меё надо поговорить съ ней. Но вотъ, ка- волками вой по-волчьи. жется, и она-Воже мой!...

### ЯВЛЕНІЕ 9.

## Мальскій и Лизанька.

Лиз. Ахъ!-Вы злёсь. Владиміръ Линтріевичь? Зачёмъ вы ушли оттуда? Вёдь Катенька тамъ?

отъ любезностей Платошеньки.

Лиз. А! ревность! (Грозить ему пальцемь.) He хорошо такъ ревновать, monsieur Мальскій.

Мал. Я очень радъ.

Лиз. Чему?

Мал. Счастливому случаю.

Лиз. Какому?

Мал. Что сошелся съ вами наединъ.

Л и з. Но этимъ счастливымъ случаемъ вы пользовались каждый день, и только, кажется, въ первый разъ придали ему такую цёну.

Мал. Напрасно вы такъ думаете. Я хотълъ... Лиз. Безъ комплиментовъ, Владиміръ Дмитріевичь; мы съ вами люди знакомые и ужъ, кажется, не со вчерашняго дня.

Мал. Мит надо... я хотть поговорить съ вами.

Лиз. Очень рада, что могу исполнить ваше желаніе. Геворите.

Мал. Вамъ извъстны мои отношенія къ вашей сестрв?

Лиз. Конечно-я знаю ихъ.

ко мив.

Л и з. Бъдненькій! какъ встревожила васъ ревность; но не бойтесь.

Лиз. (про себя). Онъ сомнъвается въ ея вза-

Мал. О. да... конечно... но... но...

#### ЯВЛЕНІЕ 10.

# Тѣ же и Горскій.

Горск. (остановившись въ дверяхъловопить большого труда стоило бы тебъ позаняться съ

Мал. Вы не говорили мит этого назаль тому четверть часа, какъ я сошелся съ вами въ этой же самой комнатъ.

Горск. Сошелся! Ла! ты какъ-то необыкновенно счастливъ на встречи. Вотъ, мне такъ нетъ такого счастья. Я нарочно пошель въ садъ, чтобы поговорить съ Лизанькой, а ты и не искалъ ея, а нашелъ. Поздравляю.

Мал. Не съ чёмъ, иядинька; а впрочемъ Мал. Знаю-съ, и ей, кажется, очень весело благодарю покорно! Я исамъ хотёлъ поговорить съ Лизаветой Петровной-и быль такъ счастливъ.

Горск. Счастлявъ! Да! тывъ самомъдёлё очень счастливъ - ужъ и видно, что въ сорочкъ родился.

Мал. Я, дядинька, съ нъкотораго времени что-то плохо понимаю васъ. Вашъ тонъ и манеры сделались такъ странны.

Горск. Странны? Что жъ дальше?

Мал. А дальше то, что мив надо быть дальше отъ васъ, чтобы отстранить недоразумънія, къ которымъ я не подалъ никакого повода, и которыхъ я совствы не понимаю.

Лиз. Владиміръ Дмитріевичъ! что вы гово-

рите? Бога рали!

Горск. Ха! ха! ха! Не безпокойся, моя милая, не упади въ обморокъ напрасно - въдь я не выгоняю его; а если тебъ такъ трудно разстаться съ нимъ, то (становясь на колъни) я на колъняхъ буду просить его, чтобъ онъ не лишалъ тебя счастья

Лиз. О, Боже мой! (Упадаеть на стуль и закрываеть руками лицо.)

Мал. Дядинька, къ чему комедін — діло мо-Мал. Но мнѣ не совсѣмъ ясны ея отношенія жетъ сдѣлаться и проще. Вашу руку и прощайте. Ежели вы почитаете себя вправъ оскорблять меня безъ причины, то я нисколько не способенъ выносить вашихъ оскорбленій, особенно, Мал. Она конечно милая д\*вушка, которой когда они отзываются на другихъ. Посмотрите—

заставили ее истратить всф слезы.

въ самомъ дѣдѣ-злодѣй ей что ли? Нѣтъ, я знаю, за кого она тернить: ты, ты противенъ мнѣ, отвратителенъ. Я ненавижу тебя! Да! будь ты правъ, благороденъ, чистъ, но — прошу тебя оставь меня, оставь насъ.

Мал. Но подумайте? — что вы дёлаете? Что

вы изъ себя теперь представляете?

Горск. Все, что тебъ угодно: пусть я подлъ, низокъ, тиранъ, - все, все, что тебф угодно только окажи благодъяніе, милость-избавь меня

Лиз. Боже мой! Боже мой! Вотъ до чего дошло! А! пора наконецъ! Владиміръ Дмитріевичъ. прошу васъ оставить меня съ дядинькой наелинъ. (Мальскій уходить.)

# ЯВЛЕНІЕ 11.

Тѣ же, кромѣ Мальскаго.

(Молчаніе, Лизанька снова упадаеть на стуль. ломия себъ руки.)

Горск. (падая передънейна кольни). Лизанька! другъ мой! ангелъ! скажи, что мнъ съ собой дълать? Я не помню себя, не понимаю, что говорю, дълаю (рыдая, иплуеть ей руки). Прости меня! прости! Не думай, чтобы я не любилъ тебя, ненавидёлъ. Боже мой! да я такъ люблю тебя, что, еслибы ты захотёла, -я съ охотой позволиль бы зарыть себя живого въ землю!

Лиз. (вставая). Да, дядинька, — точно, вы

меня любите.

Горск. (радостно). Ты върши этому? Несомнъваешься въ моей любви?

Лиз. Къ несчастью, слишкомъ върю и нисколько не сомнъваюсь.

Горск. Какъ? Чтоты хочешь этимъ сказать?

Лиз. Вы все еще не понимаете?

Горск. Но что же понимать?

Лиз. Дядинька, вы влюблены въ меня! (Убпгаеть съ воплемь.)

#### ЯВЛЕНІЕ 12.

# Горскій (одинг).

А, вотъ оно что. Влюбленъ! Да, влюбленъ, влюблень! Ха! ха! ха! влюблень! Ахъ, кабы еще про барышень. къ этому и съ ума сойти, то-то бы кстати было! — Да зачёмь? — разв'в влюбиться — влюбиться мать – в'ёдь д'ёвушки на возраст'ё, давно нена старости лётъ въ девочку, которую называлъ весты. своей дочерью, -- развъ это можно сдълать въ полномъ умъ? — А такъ вотъ она — и болъзнь, и ино- на, денно и нощно Бога молю. Что и говорить хондрія, воть она иненависть къ ней, къ нему. Къ давно пора. А барышни-то какія—сущіе ангелы! нему? За что ненависть? Стало-быть, мой племянникъ-этотъ мальчикъ - соперникъ мив? А если похлопотать. Захоти только, а то и ты много соперникъ-стало-быть, я долженъ ревноватьего? можешь сдёлать, помоги только мнё. Да, ужъ разумъется: что за любовь безъ ревности? Коли отличаться, такъ отличаться, чтобъ трена Карповна?

Лизавета Петровна даже ужъ и не плачетъ: вы быть вполет дуракомъ. Не вызвать ли миж его на дуэль? — Оно таки ко мит пристало. — Нттъ, Горск. Льяволь! и ты смвешь еще указывать ужь лучше подслушать ихъ разговорь, объясиена нее и упрекать меня въ тиранствъ. Да что я ніе, застать его на колъняхъ перелъ ней-да кинжаломъ его. — Это лучше — паралнъе. (Указывая на зеркало.) Это что тамъ такое - дай посмотрю. — Ба! да это я — что за молодецъ, чортъ возьми! (Бъеть себя по головъ.) Это что -- лысина. (Въетъ себя по животу.) А это? - толстое, пятидесятилътнее брюхо! Ну, чъмъ не любовникъ, чемъ не женихъ! Всемъ взялъ! (Хватая себя за голову.) А, глупая, старая головарастеряла ты свои волосы, а съ ними и умъ свой! (Молчаніе.) Ну, нъжный пастушокъ, ступай же къ своей пастушкъ, нарви пвъточковъ, сплети вѣночекъ, да смотри, чтобъ больше было ландышей и незабудокъ, потомъ поднеси его, ставши на колъни со вздохомъ словомъ, какъ водится.—Ха! ха! ха!—Боже, великій Боже!—спаси и помилуй! (Упадаеть въ кресла, закрывая руками лицо.)

# ЛЪЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

# ЯВЛЕНІЕ 1.

### Иванъ и Хватова.

И ванъ. Да что и говорить, матушка Матрена Карповна, — тошно, на свътъ бы не глядълъ.

Хват. Да что сказалъ Семенъ Андреичъ?

И ванъ. Да Богъего знаетъ — гдѣ намъзнать дело холопское - иной разъ и слышишь, да ничего не разберешь. Проговаривала что-то Катерина Петровна Владиміру Дмитріевичу, да я плохо понялъ.

Хват. А что-жъ она говорила ему? Что?

И в а н. Да вишь ты, бользни у барина нътъ никакой, а забота завла.

Хват. Забота? какая же забота?

И ва нъ. Да Богъ въсть. Я такъ мекаю, что все не то; гдф этимъ лекарямъ знать-они только деньги берутъ.

Хват. И будто ни слова не скажеть?

И в а н ъ. Слышалъ я разъ — третьеводни-то, ужъ ночью, — говоритъ: «на старости Богъ наказаль», да еще: «еслибъ за кого замужъ вышла».

Хват. Да про кого же - замужъ-то?

И ва нъ. А Господь его знаетъ! -- должно быть,

Хват. Да, Иванъ, голубчикъ, надо поду-

Иванъ. Даужъя, матушка Матрена Карпов-

Хват. Да что-жъ, Иванъ, надо постараться,

Иванъ. То-есть, какъ же это, матушка Ма-

Хват. А ужъ я знаю какъ. Послушай. Вотъ мой Платошенька ужъ полпоручикъ, служить много ли-то наструдяли? ему въ полку больше нечего - лучше пойти по штатской.

И в а нъ А хорошо бы баринъ знатный, столбовой дворянинъ, да еще и военный, собой мододецъ, умница -- всъмъ взялъ. Вотъ бы парочкато съ Лизаветой Петровной!

Хват. Я ужъ то же думала. Въдь она и

титъ за Владиміра Дмитрича?

И в а н ъ. Кажись, что такъ — въдь витстъ росли и сызмаленьку называли пругъ дружку женихомъ и невъстой. А другое слово -- Богъ ихъ знаетъ.

Хват. А что? Почему?

И ванъ Да Господь ихъ въдаетъ. Шутить шу- говорить. Пойдемъ-ко. (Уходямъ.) тять, а о свальбъ и не заикаются. Ла воть чтото Машутка проговоривала-не то они поссорились, не то что-то, то-есть, такъ не ладно.

Хват. Какъ же, Иванъ?

Иванъ Ла въ томъ-то и бѣла, что въ толкъ не взялъ.

Хват. Ну, такъ вотъ то-то же, Иванъ; а ты теперь не зъвай, коли желаешь имъ добра. читъ. Знаешь, какъ Богъ дастъ, сладимъ дельце, да веселымъ пиркомъ за свадебку, такъ и Никодайто Матвъичъ, небось, такъ развеселится, что и Вотъ и будь тутъ весела, да безпечна! Видно, и плясать на радости пойдеть.

И ванъ. (крестясь). Дай-то Господи! Вѣдь на рукахъ бывало нашивалъ и сызмаленьку любилъ Владиміръ Дмитріевичъ!

и сказать нельзя какъ!

Хват. Коли есть усердіе, такъ не зѣвай только: все, что услышишь, -- тотчасъ мнв, а я ужъ знаю, что делать. Да смотри-никому нигу-гу, а то бъла. (Иванъ торопливо уходить сь значительной миной и выразительнымь эсестомъ.)

#### ЯВЛЕНІЕ 2.

# Хватова (одна).

Лёло! онъ простовать, а больно любить ихъ, только подожги его для господъ. Теперь надо подумать, какъ бы половче, чтобы дело-то пореведь богать, могь бы жениться на комъ-нибудь и побогаче; такъ вотъ нътъ-хочетъ перебивать дорогу у бъдныхъ людей; заплати ему Господи!... ни въ чемъ не догадается.

## ЯВЛЕНІЕ З.

# Хватова и Катенька.

Кат. Матрена Карповна, не видали вы Владиміра Динтріевича?

Хват. Да онъ ушелъ съ Платошенькой никакъ стрълять.

Кат. А!-я не знала.

Хват. (смотря въ окно). Да вонъ и они-

### ЯВЛЕНІЕ 4.

Тѣ же и Мальскій съ Платономъ Васильевичемъ.

Хват. Ну, что? -- много набили?

Плат. В. Ничего не убили, маменька. Я далъ старшая, а Катерина-то Петровна, кажется, мё- пуделя по уткё, а Владимірь Дмитричь и совсёмъ не стръляли.

> Мал. Да, охота была не очень счастлива. Да мнъ и не хотълось-я пошель больше иля Пла-

тона Васильевича.

Хват. Платошенька, миж нало съ тобой по-

#### ЯВЛЕНІЕ 5.

## Катенька и Мальскій.

Мал. Что, лядинька?

Кат. Все то же -- смотритъ исподлобья и мол-

Мал. А Лизаветъ Петровиъ лучше?

Кат. Она хотела нынче выйти къ столу... мнъ пришлось, смотря на всъхъ, ходить съ траурнымъ лицомъ. Ахъ, какъ скучно и грустно,

Мал. Мит самому не легче. Къ тому же яразстаюсь съ вами. Я только жду, чтобъ дядюшка оправился, пришель въ себя и могь бы проститься со иной безъ сердца - по родственному.

А тамъ и за-границу.

Кат. Хороши-же вы, Владиміръ Лмитріевичъ! Богъ наслалъ на насъ горе, а вы тутъ-то и хотите насъ оставить.

Мал. Что-жъ дёлать, если мое присутствіе не помогаетъ горю, а только увеличиваетъ его! А вамъ жаль будетъ меня, когла я увлу?

Кат. Злой человъкъ! вы еще можете спра-

шивать! (Утираеть слезы.)

Мал. (про себя). Она любитъ меня! — это шить прежде Алексъя Степаныча, а коли не утъшительно! Ну, разомъ все кончить, что бы удаєтся—такъ хоть перевхать ему дорогу. Онъ ни было! ( $Bcnyx_{\delta}$ .) Катерина Петровна, я давно собирался поговорить съ вами о нашихъ отношеніяхъ.

Кат. Вотъ нашли время говорить объ отно-Надо навострить Платошу-то, а то онъ, Богъ съ шеніяхъ! Право, вы съ ума сошли, если еще нимъ, простоватъ: все наткни да научи, а самъ можете о нихъ думать! Теперь это ни мало не забавно и не смѣшно. (Вздыхая.) Да!-теперь ужъ не до шутокъ! Ахъ, вонъ и Лизанька — и, кажется, веселье.

## ЯВЛЕНІЕ 6.

# Тъ же и Лизанька.

Кат. Тебъ, Лизанька, кажется, лучше? Лиз. Да, я теперь хорошо себя чувствую. Кат. (иплуя ее). Милая моя! какъ ты похулъда, бъдненькая! Не хочешь ли идти въ садъ - А ты урезонь хорошенько нашего упрямца, да тебѣ бы это полезно.

Матрену Карповну съ ея Платошенькой и воро- (Уходить.) тилась назаль.

Кат. Вёдь этакая безсовёстная - видить, что тутъ совствить не до нея, и какъ нарочно расположилась гостить у насъ съ своимъ дуракомъ.

Лиз. Hv. Богъ съ ними. Коли отъ зла нельзя отаблаться — надо теривть его. Ты видела нынче одна и та же!

лялиньку?

Кат. Вилъла. Онъ спокойнъе, чъмъ вчера и третьяго дня, но зато еще мрачне. Теперь и тебъ бы. Лизанька, нало сходить къ нему пови-

Лиз. Я хочу это сдёлать.

Кат. А посмотри-ка, Лизанька, какъ хорошъ Владиміръ Дмитріевичъ: пока у насъ все шло еще сносно-онъ нашъ другъ и родственникъ и мой обожатель, а какъ пошло все хуже и хуже, такъ онъ и оставить насъ хочетъ, говоритътич. Не правла ли-хорошъ? О. безсовъстный!

Лиз. Владиміръ Дмитріевичъ, и у васъ достаетъ духу такъ огорчать Катеньку... и всёхъ

насъ?..

Мал. Но, вы знаете, третьяго дня-вы сами вилѣли, слышали.

Лиз. Ла, что дядинька тогда немного погорячился, вышель изъ себя и обощелся съ вами можно подумать, что вы сами когда-нибудь люнемного грубо: но. любезный Владиміръ Лмитріевичъ, вы сами знаете, что съ нѣкотораго времени съ нимъ это не въ первый разъ случалось, просто вспышка. Я уверена, что онъ уже раскаивается и что больше этого не будетъ.

Мал. Вы такъ думаете?

Лиз. Да, я имъю причины такъ думать.

Кат. Да, разумвется, дядинька такъ добръ, м его странные поступки-просто припадки болъзни. Впрочемъ можетъ быть вы и рады имъ. какъ предлогу, чтобъ оставить насъ.

Мал. Можете ли вы такъ думать, Катерина

Петровна?

Кат. Могу, очень могу, злой человъкъ! Вы насъ нисколько не любите, вамъ скучно съ нами. (Кланяясь ему.) Да увзжайте — съ Богомъ — мечтать о любви. (Быстро уходить.) умаливать вась не будуть и плакать о вась тоже не будутъ. (Утираетъ слезы.)

Лиз. И вы еще будете говорить объ отъёздё. (Тихо Мальскому.) И ваше сердце молчить-

не отзывается на такую любовь?

Мал. Но я конечно посмотрю, что скажетъ дядинька. (Про себя.) Боже мой! я погибъ – она меня любитъ!

Кат. Что же вы такъ блёдны, смущены? Ну, полноте-я не сержусь больше - успокойтесь, върный рыцарь! Я, Лизанька, пойду къ дядинькъ, скажу ему, что тебъ лучше, что ты вышла мзъ комнаты: можетъ-быть онъ самъ захочетъ, чтобъ ты пришла къ нему; тогда я скажу тебъ. Я могу осчастливить человъка, а осчастливить

не будь къ нему слишкомъ снисходительна-Лиз. Я тула и шла было, да увидела тамъ строже съ нимъ-ихъ надо держать въ рукахъ.

#### SBIEHIE 7.

Лизанька и Мальскій.

Лиз. Катенька! Убъжала, не слушаетъ, всегда

Мал. Да, и кажется, нельзя замѣтить и малъйшаго желанія перемъниться хоть немного.

Лиз. Зачемъ же? Разве она отъ этого меньше мила? Развъ вы больше бы полюбили ее, еслибы она перемѣнилась? Кого любять, въ томъ все любять-даже и худое, а въ ней нътъ ничего худого.

Мал. О, конечно! но я не то совствив думаль Лиз. Я знаю, что васъ мучитъ, Владиміръ Лмитріевичь: вамъ все кажется, что она мало васъ любитъ.

Мал. Да, но. . (Про себя.) Боже мой! какая пытка!

Лиз. Успокойтесь. Она можеть любить тихо. но глубоко. Если вы ее разлюбите, она не придетъ въ отчаяніе, но тихо угаснетъ и, умирая, все будетъ шутить.

Мал. Вы такъ върно судите о любви, что били или любите.

Лиз. (холодно и гордо). Ложное заключение. Владиміръ Дмитріевичъ, — я никого не любила и не люблю.

Мал. (задыхаясь). Па. это правла—а вамъ върю, и мой вопросъ не имълъ никакого особеннаго значенія. Извините, если я имъ оскорбилъ васъ.

Лиз. Боже мой! да кто-жъ оскорбляется. Зачёмъ такъ принимать. Впрочемъ я опять-таки скажу вамъ, что можно, и не любя самой, имъть понятіе о любви. (Съпринужденной улыбкой.) Видя васъ, можно получить понятіе даже и о ревности.

Мал. (вив себя от волненія). Да, это прав-Развъ я не вижу, что со дня на день вы стано- да. Я самъ только теперь начинаю понимать всю витесь печальнье. Кого любишь, съ тъми весело, силу моей любви. Прощайте до объда. — Пойду

#### ЯВЛЕНІЕ 8.

#### Лизанька (одна).

Да, онъ любитъ, и только несчастное чувство, которымъ наказалъ меня Богъ къ довершенію другихъ моихъ горестей, могло въ этомъ сомнъваться. Теперь прочь всв сомнинія! прочь унизительная борьба. Дай Богъ имъ счастья—они оба достойны его. А я... да что думать о себф! Это эгоизмъ. Мит другой путь. Онъ любитъ мою сестру, и его любовь должна осчастливить ее. Меня же некому осчастливить. Такъ что же?—

человъка - развъ это не высочайшее счастье, камучительно; но чёмъ больше жертва, тёмъ выше комъ. поступокъ; чувство долга подкръпитъ меня, дастъ мнъ силу. Да и почему-жъ не такъ? Что-жъ тутъ Бъдный малый влюбленъ безъ ума и просить особеннаго? Въдь выходять же замужъ не по руки, Николай Матвъевичъ. любви и бывають счастливы. А развѣ нѣтъ примфровъ, что женятся по любви, а посяв не тер- Здравствуй, Лизанька. Лучше ли тебф? пять другь друга? Онь той благольтель, отепь; онъ такъ горячо любитъ меня; онъ будетъ такъ ка. Николай Матвенчъ, вы лучше ли себя чувсчастливъ, такъ будетъ любить меня. А какъ онъ ствуете? Мна надо поговорить съ вами посла, теперь страдаеть! И за что? Развъ онъ виноватъ (Уходить.) въ своемъ чувствъ? (Молчанге,) Неравенство льть! Вздоръ! Онъ молодъ душой -- въ такія лъта и такая страсть! (Милианіе.) Теперь ему тяжело увидъться со мною, и я сама, еслибы не ръшилась на жертву, то скоръе бы ръшилась умереть, чёмъ увилёться съ нимъ послё спены третьяго дня. Онъ ревнуетъ меня къ нему. Какъ слѣпа страсть!...

тошенька; какъ я говорила, такъ и сдёлай.

Плат. В. (также за дверью, вполюлоса). Ла ужъ не ударимъ въ грязь липомъ-въль и мы тоже вилали виды.

Лиз. Что это значить?

## ЯВЛЕНІЕ 9.

Лизанька и Платонъ Васильевичъ.

Плат. В. (подходя къ Лизанькъ), Я-тоесть матушка... (Про себя.) Ай, струсиль, чорть возьми! А кажись-чего бы?

Лиз. Что вамъ угодно, Платонъ Васильевичъ? Плат. В. Кому-съ? я-ничего-матушка... Лиз. Что же угодно вашей маменькъ?

Плат. В. Она ничего-съ, слава Богу, здорова. Я то-есть хотель съ вами объясниться, да забыль-съ, смфшался — дфло непривычное-съ. У насъ въ полку отранортовалъ, и дело съ концомъ; на все форма - такъ ужъ не собъешься.

Лиз. Но я васъ не понимаю; скажите прямъе. Плат. В. (становится на кольни, держа руки по швамь; Хватова выглядываеть изг-за двери и тотчаст прячется). Не откажите ради сиротства.

Лиз. Въ чемъ?

Плат. В. Я, сударыня. (Про себя.) А, вспомниль! (Вслухъ.) Я, сударыня, поразился вашей красотой и прошу у васъ руки и сердца.

Лиз. Встаньте, Бога ради, Платонъ Васильевичъ. Что вы это!

II лат. В. Пока не осчастливите—умру, а не встану, матушка не велёла, то-есть я самъ. (Про себя.) Опять проговорился!

#### ЯВЛЕНІЕ 10.

Тъ же и Горскій съ Катенькой изъ одной двери, Хватова изъ другой.

Кат. Xa! xa! xa! Рорск. Что это такое?

Плат. В. (вставая) Сразался! Валь съ нимъ кое только можеть быть въ жизни! Оно тяжело, толковать-то хуже, чёмъ съ нашимъ полковни-

Х ват. Что-жъ смѣшного, Катерина Петровна?

Горск. (робко смотрить на Лизаньку).

Лиз. (потупивъ глаза). Слава Богу, дялинь-

## ЯВЛЕНІЕ 11.

# Тѣ-же, кромѣ Лизаньки.

Кат. Ахъ. лядинька, какая-же Лизанька счастливая! Я, право, завидую ей.

Горск. (тихо, ст упреком). Ахъ, Катенька, до шутокъ ли теперь? (Катенька, закусивъ губы, Хват. (за дверью, вполюлоса). Смёлёй, Пла-уходить.) Матрена Карповна, что это за сцены заводишь ты въ моемъ домъ?

> Хват. А что же, батюшка, въльты же сказаль, чтобь мы сами похлопотали. Въдь онъ у тебя ученыя, книжнипы -- все хотять по любви. какъ въ романахъ, такъ Платошенька и объяснился. Онъ, бъдный, по уши влюбленъ въ Лизавету Петровну, и во сит ее нынче видълъ.

Горск. Охо-о-хо! влюбленъ, влюбленъ!

Хват. Не оставь, отецъ родной, сиротку; ты

всегда быль нашимь благод втелемь!

Горск. Эхъ, Матрена Карповна! Платонъ Васильевичь, оставь-ко меня поговорить съ матерью то. (Хватовъ выходить.) И нашла ты время, Матрена Карповна!

Хват. Платошенька погорячился, Николай Матвъичъ; ужъ я и говорила ему-погоди, такъ нътъ, не терпится, въдь съ ума сходитъ бъдный чалый отъ любви къ Лизанетъ Петровнъ.

Горск. Небось—не сойдеть. А пока я тебъ вотъ что скажу: ты за дъло взялась совствъ не такъ, да и взялась по напрасну: Лизанька за твоего сына не выйдеть. Я ужъ говориль ейи слышать не хочеть.

Хват. Батюшка, отецъ родной, похлопочи, посовътуй - дъло дъвичье, молодое - пожалуй и отъ своего счастья откажется. Немножко и попринудить не гръхъ. Не погуби насъ, сиротъ бъдныхъ. (Плачетъ.)

Горск. Ну, хорошо, хорошо. Я постараюсь, только ужъ ты-то больше ничего не затевай, во всемъ положись на меня. А теперь поди-ко, посмотри насчетъ стола.

Хват. Ужъ не бойтесь, Николай Матвеичъ, я на васъ, какъ на каменную гору. По шев изъ дому вытолкай, коли заикнусь только. (Уходить.)

### ЯВЛЕНІЕ 12.

Горскій (махнувь рукой вслюдь Хватовой).

Эхъ! въдь вотъ тутъ-то, какъ нарочно, все и столкнулось такъ некстати- и гости навхали, и

пурака этого нелегкая изъ арміи принесла! Да на этотъ разъ я и радъ, что такъ случилось. Я шелъ къ ней нарочно съ Катенькой, чтобъ не быть съ глазу на глазъ, да и то и колени тря- тебе очень хорошо. (Бъетъ себя въ голови.) сутся, и въ глазахъ темно, и голова кругомъ, а самъ задохнулся. Ужъ радъ, радъ, что она была не одна — и еще въ такомъ положении. Теперь все жить вибств... легче будеть увидаться. (Садится въ кресла у стола.) Что теперь делать? Какъ быть? Жить намъ вивств нельзя. Жить вивств?-Чтобъ кажлый лень вильть ее, мучиться, ревновать. Не смёть подойти, взять за руку, поцёловать. Попѣловать? — да какой же это будеть попѣлуй? О. Боже мой. Боже мой! И зачёмъ она открыла мнъ глаза? Лучше бы я ничего не зналъ и думаль, что я, просто, болень! (Молчаніе.) Нъть, намъ нельзя больше жить въ одномъ домъ. Па стіи. что же пълать? Я бы и ушель, кула глаза глядять, да на кого же я оставлю ихъ? Замужество счастлива, когда вы несчастны-и еще черезъ одно средство. Да за кого же отдать ее? Развъ меня. за Коркина? — человъкъ хорошій. Отлать за него - нътъ, мнъ бы не хотълось этого. Всего луч- судьбъ. ше, пусть Володя женится на Катенькъ-тогда и у ней будеть покровитель. Ну, а я? Да что дёленіе, которое неизб'яжно. Дядинька — н'ятья! — Моя участь решена. Богъ посетиль меня на не дядинька, — Николай Матевевичь! Еще ли старости лътъ. Видно, я гръшнъе всъхъ. На старости лѣтъ я мучусь страстью, которой никогла не зналъ и въ молодости, ревную, не сплю ночей, долженъ стыдиться девочки, которая любила меня, какъ отца; долженъ стыдиться всёхъ, хочетъ, чтобы вы были черезъ меня несчастны. убъгать людей, самого себя — о Боже мой, Боже а я хочу, чтобы вы были черезъ меня счастянны. мой! Еслибъ ужъ умереть. (Опирается на столъ объими руками, закрывая ими лицо. Молча-• ніе. Входить Лизанька.)

## ЯВЛЕНІЕ 13.

# Горскій и Лизанька.

Лиз. Дядинька!

Горск. (вскакивая съ мъста). Лизанька! любовь котораго я должна наградить. (Молчаніе.)

Горск. Объясниться? То-есть, объяснить мнв, кто я, что я, на кого я похожь? О, пошали. избавь, -- я самъ все знаю, все понимаю.

Лиз. Вы не такъ поняли мои слова. Васъ упрекать, обвинять, человекъ благороднейшій и несчастнъйшій!

Горск. Несчастивишій—такъ; но благородната! избавь меня отъ отвата!

Лиз. Вамъ не въ чемъ себя упрекать—несчастіе не есть преступленіе.

Горск. О Боже мой, Боже мой! Мнъ страшно смотрёть на свёть, я желаль бы ослёпнуть.

Лиз. Перестаньте, Бога ради, перестаньте; я не о томъ котела говорить съ вами, дядинька, Николай Матвфевичъ...

Горск. Николай Матвъевичъ! Этого-ли еще не доставало! ха! ха! ха!

Соч. Бълинскаго. Т. І.

Лиз. Выслушайте меня—наши отношенія наше положение другъ къ другу ..

Горск. (прерывая ее). Особенно мое къ Старая голова, плешивая голова, глупая голова!

Лиз. Вы не дадите кончить. Намъ нельзя

Горск. (мрачно). Я это знаю...

Лиз. Но намъ нельзя и разстаться.

Горск. Что?

Лиз. (бросается къ нему на шею). Поймите меня! Пощадите меня отъ объясненій! Я не могу думать, не хочу думать, чтобы вы были несчастны черезъ меня. (Плача, приклоняется головой къ его плечу.)

Горск. Но ты не виновата въ моемъ несча-

Лиз. Вы тоже въ своемъ. А я не могу быть

Горск. Что-жъ делать? Надо покориться

Лиз. Нътъ, не покориться, а понять ея опревамъ мало!

Горск. Какъ? Что ты хочешь сказать? Я не понимаю.

Лиз. (быстро). Что я хочу сказать? Сульба (Бросается къ нему въ объятія.)

Горск. (отскочивь оть нея). Но, Боже мой! Лизанька, подумала ли ты?

Лиз. О, я много, много думала!

Горск. Боже мой! Я не знаю, не могу. Да! (Поводить рукой по лбу.) Да-ты-съ твоей стороны это благородно; но я... за кого-же ты меня принимаешь?

Лиз. За человъка, который меня любить, и

Горск. И который, прибавь, никогда не бу-Лиз. Я нарочно пришла - объясниться съ деть такъ подлъ, чтобы воспользоваться непри-

надлежащей ему наградой.

Лиз. (обнявь его, задыхаясь, говорить єму на ухо скороговоркой). Послушайте, къ чему все это? я ръшилась. Не всъ выходять замужъ по любви, а замужъ выходятъ всв. И не всв любять и влюбляются, а надо-жъ будеть за когонибудь выйти замужъ. Такъ не лучше ли выйти за человъка, который любитъ меня, благородившій въ мір'в челов'вкъ, достойный не любви, а обожанія.

Горск. (вырывается изъ ея объятій и закрывает уши) Не говори, Бога ради, не говори, демонъ-обольститель! Вёдь это говоришь не ты дьяволь говорить твоимъ языкомъ, чтобъ ногубить меня. Молчи! молчи!

Лиз. Нътъ, я буду говорить, я должна говорить, Богъ говорить моимъ языкомъ, чтобы спасти насъ обопхъ.

на мои съдые волосы, проклятіе на мою голову, редъ ужъ этого не будеть. если я тебъ повърю, соглашусь...

Л из. Ваши лета! Послушайте, ваши лета для удивили. мужчины — что они такое? Женятся и старъе

Лиз: Олнимъ словомъ, я на это ръшилась, и признаюсь и вилъть не налъялся. это лоджно быть.

Горск. Но погубить безвозвратно счастье!

Лиз. Погубить? Нётъ, - дать мив его. Непочита йте женской робости за отвращение, святого долга — за принуждение. Да, я могу найти себъ мужа моложе вась; но не найду, чтобы такъ могъ дюбить меня. Надо имёть звёрское сердце, чтобъ красные дни навсегда распрощались со мной. не опвнить такой любви и не заплатить за нее равной любовью.

Гор. (закрывая ей роть). Молчи, Бога ради, молчи! По крайней муру дай мну подумать. Но пока, чтобъ никто не подозрѣвалъ и не догадывался. Поди, поди, оставь меня одного. (Выталкиваетъ ее.)

#### ЯВЛЕНІЕ 14.

Горскій (долю смотрить ей вслюдь; потомь всплеснувши руками).

Боже мой! что со мной! Ствны кружатся, поль колеблется подо мной. (Шатаясь, подходить къ кресламъ у стола и упадаеть въ нихъ.) Будто это возможно? В'врить-ли ей?—Н'втъ! прочь, демонъ-соблазнитель! — отойди отъ меня! не искушай меня! Она-моя жена! Тсъ! Объ этомъ и подумать страшно - ствны услышать и захохочуть. (Молчаніе; вдругь всканиваеть съ кресель и ходить по комнать большими шагами.) Однакожъ надо подумать спокойнве, безпристрастиве. (Хватаясь за голову.) Да я не могу ни о чемъ думать - голова горитъ; мнъ душно — я задохнусь. (Ходить въ молчаніи.) А въ самомъ-то деле-что-жъ? Мои лета... но я крвнокъ еще, сввжъ, здоровъ; притомъ же пятьдесять леть будто ужь и Богь знаеть скольконе шестьдесять же. Да и въ шестьдесять женятся. Ей надо-же за кого-нибудь выйти, такъ лучше же, чвиъ за кого-нибудь, кто не будетъ ее ни любить, ни ценить, -за человека, который любить ее больше жизни, больше свъту очей. Она сама такъ думаетъ. Тутъ нътъ принужденія ея добрая воля. (Потирая руками.) Но надо подумать, надо крѣпко подумать сперва-въ мои лета нельзя скоро решаться на такіе поступки. (Останавливаясь передъ зеркаломъ.) Боже мой! я нынче и не брился, сюртукъ на мив ни на что непохожъ.

# ЯВЛЕНІЕ 15. Входить Мальскій.

Мал. Дядинька.

Горск. (бросаясь ему на шею.) Володя, другъ мой! прости меня— я виноватъ передъ то- дёлать. Покуда быть такъ. Куда же ты?

Горск. Но опомнись, опомнись; ты-моло-бой, много виновать; готовъ на коленяхъ пролая, прекрасная девушка, я—старикъ. Позоръ сить у тебя прощенья. Забудь что было - впе-

Мал. Ахъ, дядинька, какъ же вы меня

Горск. Чёмъ же, милый мой?

Мал. Давы такъ веселы, такъ бодры, здо-Горск. Чужія глупости—не оправланіе моей, ровы! Лавно ужъ не вильдъ я васъ такимъ, да

Горск. А тебъ, видно, жаль, что однимъ дутвое ракомъ меньше стало-такъ ты и носъ повъсилъ.

Мал. Есть отъ чего повъсить, дядинька.

Горск. Вздоръ! совствит не отъчего! Яхочу. чтобъ теперь опять все пъло, плясало. Красные дни наши опять воротились!

Мал. Только не пля меня, лядинька, -- мои

Горск. (шутливо.) Ужъ будто навсегда? раненько!... Ну, скажи, въ чемъ твое горе?

Мал. Третьягодня вы требовали отъ меня ръшительнаго отвъта насчетъ моихъ отношеній къ Катеринъ Петровиъ.

Горск. Па! третьягодня: но зачёмъ-же то-

ропиться -- еще будетъ время.

Мал. Нътъ, пора положить всему конецъ. Будь, что будеть, а я больше не въ силахъ выносить. (Молчаніе.) Дядинька, строго допросивши и изслъдовавши себя, я удостовърился совершенно, что моя любовь къ Катеринъ Петровнъ - просто воспоминание дътства, привычка.

Горск. Худо! А дёлать нечего! Впрочемъ надо ее поразспросить если и она то же скажеть,

такъ бѣда не велика.

Мал. А если она не то скажетъ — тогла что? « Горск. Худо! Странное дело: только вотъ подумаешь, что все пошло хорошо, тутъ-то, откуда ни возьмется, новое горе! Но если она тебя любитъ-почему тебъ не жениться на ней?

Мал. Потому, что жениться на женщинь, не любя ее значить не уважать ея.

Горск. Но въдь я говорю-въ такомъ случаъ, если она любитъ тебя?

Мал. Темъ больше: въ такомъ случав надо притворяться, за нёжность платить нёжностью, всегда быть въ принужденіи. О, нѣтъ, ни за что на свѣтѣ!

Горск. Ты такъ думаешь?

Мал. Такъ, дядинька.

Гор. (быстро смотря ему въ глаза). Па не значитъ ли это чего, Володя?

Мал. Что же такое?

Гор. Такъ. Ты не влюбленъ ли въ другую? Мал. Въ кого же?

Горск. А миж какъ знать! Я потому-то и спрашиваю, что не знаю.

Мал. Нътъ, дядинька, ни въ кого, будьте увърены. Горск. То-то же! Какъ же быть теперь?

Мал. Остается одно средство: я увду; тогда вы разспросите ее и увъдомите меня.

Горск. Экое д'вло! Да, видно больше нечего

самого-себя убъжать. (Уходить.)

## ЯВЛЕНІЕ 16.

# Горскій (одинь).

Странно, радость моя прошла, миж опять грустно, какое-то безпокойство. Вотъ за минутукакъ все это? Опять все кажется такъ несбыточно, неестественно. Странно. Но подождемъ... тсъ! Кто тамъ?

#### ЯВЛЕНІЕ 17

## Входить Лизанька.

Горск. А, это ты, Лизанька! Не знаю, почему, но только твое присутствие пугаетъ меня. Что ты еще скажещь?

Лиз. Все то же, что ужъ и сказала. Мнв нетеривливо хочется услышать ваше рвшеніе.

Горск (смотря на нее съ смущениемъ и восторгомо). Ангелъ! О Боже мой, Боже мой! Не во снъ ди все это? Нътъ. Лизанька, уйди, уйди! не кажись мет, пока я не скажу тебт своего ръшенія. Твой видъ смущаетъ меня. Видишь, какъ я весь дрожу? Посуди сама - къ лицу ли мн это? О, пошади, пошади меня! Когда все обдумаю, ръшусь, тогда, только тогда ужъ не оставляй меня ни на минуту. Не дай закрасться въ душу ни одному сомнѣнію. (Схватывая ея руку и быстро смотря ей во глаза.) Знаешь ли ты, что тогда узналь ли чего — на счеть — знаешь? твое слово, твой взглядъ, одно твое движеніе будеть и убивать, и воскрешать меня? Понимаешь ли ты, что такое любовь старика къ молодой девушке? Да это для нея казнь Божія? Онъ безъ ревности будеть смотръть, какъ ты го- себя: «выйду, такъ выйду — онъ-де не старъ. воришь съ тамъ, съ другимъ, внимательна къ тому, къ другому. А старикъ-у него не чиста совъсть, онъ никогда не забудетъ разницы лътъ. о Платонъ Васильичъ.

Лиз. Полноте, полноте. Не мучьте себя такижете быть ревнивцемъ - мучителемъ своей жены.

слова — я скрою, глубоко скрою въ себъ мои без- старенекъ, и вдовецъ, и дъти есть. покойства, мои мученія; да развѣ не будуть теднемъ, безумный бредъ ночью? Знаешь ли ты, потала, я больше все для ихъ же счастья. какъ я тебя люблю? (На ухо впомолоса.) Я Иванъ. Въстино, натушка Матрена Карповтакъ тебя люблю, что часто не могу разобрать на, что и говорить.

Мал. Куда глаза глядять, котълось бы отъ люблю или ненавижу я тебя. И это не пугаетъ тебя?

Лиз. А знаете ли вы, какъ я могу любить? Прошу васъ только объ одномъ: дайте пройти только первому времени смущенія, дайте мнъ только привыкнуть къ моему новому положенію. А тамъ... да неужели вы думаете, что я такъ Худо! А впрочемъ еще отчаяваться нечего. бёдна, что не буду въ состояніи заплатить вамъ Надо сперва поразспросить хорошенько эту въ- равной любовью? Не ждите отъ меня страсти. треницу. Можетъ-быть оно и все къ лучшему, ревности, впалыхъ глазъ, блёднаго липа - нътъ. Все къ лучшему? О, еслибъ это была правда! я неспособна ко всему этому. Но я слъдаю больше: въ моемъ веселомъ взоръ вы булете вильть себя, и вашъ взоръ булетъ спокоенъ и свътелъ: все казалось мит такъ, какъ быть должно, все въ моемъ лицт вы будете видъть не опустощетакъ корощо - старое сердце билось такой силь- нія страсти, а кроткій блескъ любви, и этотъ ной радостью. А теперь? Да къ чему все это, и блескъ отразится на вашемъ лицъ. Да, не страсть, не ревность, а любовь и счастье ламъ я вамъ.

> $\Gamma$  орск. (задыхаясь оть радости и смушенія.) Замолчи, замолчи — твои слова обольстительны, а я-я подкупленъ - я измёнилъ самому себъ, я не смъю върить себъ. Дай мнъ успокоиться, собраться съ мыслями, опомниться. Но нътъ, не ты, я оставлю тебя, уйду отъ тебя-ты страшна мић.

> Лиз. Пялинька! (бросается къ не ин въ объятія, онъ вырывается, бъжить и, оглянувшись на нее разъ, уходить въ свой кабинетъ а она, черезъ противоположнию дверь. — въ свою комнату.)

# ЛЪЙСТВІЕ ПЯТОЕ.

## ЯВЛЕНІЕ 1.

#### Иванъ и Хватова.

Хват. Ну, что, голубчикъ Иванъ, -- не раз-

И ванъ. Да кажется, дёло-то ладно, матушка Матрена Карповна.

Хват. А что, что?

И ва н ъ. Машутка говоритъ, что вишь вошла Выходи за молодого—то немного внимательно- невзначай въ ея спальню, а она, матушка моя, сти, немного любви — и онъ счастливъ, спокоенъ не запримътила ее, да и говоритъ, то-есть, про

Хват. Да о комъ же это?

Иванъ. А Богъ ее знаетъ; должно быть, -

Хват. Да какъ же это? О Платошенькъ неми пустыми предположеніями. Н'ть, вы не мо- чего и говорить — ему всего двадцать-восемь л'ть.

И в а нъ. Да, человѣкъ молодой и всѣмъ взялъ-Горск. Мучителемъ? Скажи — палачемъ! Да, поведенція молодецкая, военная. А другое слопалачемъ твоимъ я буду! Я не скажу тебѣ ни во — ужъ не о Оедорѣ ли Кузьмичѣ! Да, онъ уже

Хват. Ну, дай Богъ, дай Богъ! Мив конечбя мучить-пое молчаніе, мрачный взглядь, но хотёлось, да если Божьей воли нёть, такъ блёдность, кровавые глаза, безумный шопоть дай Богь другимь счастья. Я вёдь не о себ'в хло-

Хват, Стало быть, Катерина-то Петровна ужъ навърное выйдеть за Владиміра Лмитрича? жолчь испортите!

Иванъ. Ну, Богь въсть. У нихъ что-то не ладно, онъ и убхать собирается.

Хват. По какой-же причинт?

Иванъ. Да хорошенько не знаю, а надо думать, что съ ней-то, то есть, съ барышней-то, у него не ладно (Уходитъ.)

#### явленіе 2

# Хватова (одна).

Отъ этого дурака толку большого не добъешься. Промахнулась я. Трудно поверить, чтобъ она Владиміра Дмитрича? вышла за Бражкина; да и то сказать-триста душъ, да тысячъ двадцать чистоганомъ денегъ; дура была бы, коли бъ не пошла. Теперь одна надежда на ту. Охъ, дъти! дъти! Дороги вы мате-А! вонъ дура-то идетъ

# явленіе 3.

Входить Анна Васильевна (съ центами на головъ и на груди)

Хват. Гдв ты шаталась?

Анна В. (грубо). Гдё! Гуляла въ саду, въ рошѣ по рѣкѣ.

Хват. А узнала ли что?

Анна В. Куда узнать! Я было вчера такъ бъжить, то запоеть, то заговорить совствиь о ди оть нихъ. (Уходять.) другомъ.

Хват. У! дура набитая! Вотъ Богъ далъ дѣтокъ! О себъ не могутъ постараться! Ты бейся иля нихъ изъ послёднихъ силъ, а они только зѣ-

ваютъ, да мухъ считаютъ

Анна В. Да что-жъ дёлать, когда нельзя!

пать; хорошо, что я еще и сама когтиста и зубаста: небось, какъ разъ уйму. Нельзя! нельзя! А мий такъ видно можно? Вчера съ четверть часа стояла за дверьми на цыпочкахъ, скорчившись; страхъ такой, -- того гляди, кто застанетъ. А вы такъ ничего не можете. Вчера тотъ болванъ такъ и хлопнулся на колфии, а сказать умненько, какъ я учила, ничего не могъ. А еще военный! А ты только наколешь себѣ цвѣтовъ на голову, да на грудь, какъ принцесса какая, а дёла сдёлать не ум'вешь. А пора бы подумать, въдь тебъ двадцать девять лътъ.

Анна В. Да Владиміръ Диитричъ...

Хват. О брать-то старайся, дура набитая! Куда тебъ думать о Владиміръ Дмитричъ: этотъ гордецъ и не смотритъ на тебя Кабы умна бы- отъ васъ совствиъ другов. ла, такъ около Бражкина-то хлопотала бы.

Анна В. Ну ужъ, старый чортъ!

Хват. А ты молода? Вишь, нещечко какое, чорть бы тебя побраль. Туда же суется ..

Анна В. Ла что же вы больно серпитесь-

Хват. Да съ вами, съ дураками, испортишь поневоль. И такъ промаха дала. Знаешь ди ты. на комъ женится старый-то чортъ? На Лизаветъ!

Анна В. И она илетъ за него?

Хват. А то нетъ! Вишь, у ней губа-то-пура, какъ у тебя! Что, что старъ — скоръй издохнеть: тогла своя воля. На не о томъ ръчь. Мы съ Платоней на ней промахнулись, такъ теперь нало попробовать, нельзя ли около другой-то поулопотать.

Анна В. Да какъ же? Вёдь она выйдеть за

Хват. То-то и есть, что еще Богъ знаетъ за кого-старуха надвое сказала. Я кое-что развъдала, да еще не навърное. Смотрите же вы, олухи, уши востро; ты отъ Катеньки-то и не отринскому сердцу!.. Да гдъ ихъ чортъ таскаетъ! ходи: чуть сойдется или заговоритъ съ Мальскимъ, какъ хочешь, хоть прилягъ къ двери, только не пророни слова. На Платошу плоха належда-онъ только умбеть усы закручивать, посвистывать, да военные экивоки отпускать. Охъ, оплошала я, окаянная, дура набитая! Катеринато девка добрая, а та даромъ, что ласкова съ нами, а по ней хоть бы и не вилать насъ-гордячка такая.

Анна В. Да, все молчить, да смотрить исподлобья.

Хват. Ну, смотри же ты у меня-не зъвай. и сякъ съ Катериной Петровной, а она то по- Постой, кто-то идетъ. Уйдемъ. Смотри, не отхо-

## ЯВЛЕНІЕ 4.

#### Входитъ Горскій.

Горск. Поскоръй, поскоръй все покончить, а Вы только ругаться, да драться, въ самомъ дёлё! то силь нётъ. Я ужъ не въ состояни скрывать-Хват. Ты готова матери-то глаза выцара- ся-того и гляжу, что всв догадаются. То-то хорошо будетъ!

#### ЯВЛЕНІЕ 5.

## Входить Лизанька.

Лиз. Ахъ, дядюшка!

Горск. Дядюшка! И испугалась!

Лиз. Мнъ показалось, что вы сейчасъ прошли по саду, такъ я и удивилась, увидевши васъ здёсь.

Горск. Полно, Лизанька, полно, моя милая. Перестанемъ играть въ куклы, будемъ говорить, какъ взрослые люди. Ахъ, мив-то ужъ давно бы пора хватиться за умъ!

Лиз. Вы меня удивляете: я думала услышать

Горск. (горгко улыбаясь). И будто вправду! Лиз. Вы оскорбляетесь?

Горск. Да, Лизанька, оскорблень я жестоко, только не тобой, а самимъ собой!

перемена въ вашемъ решении.

сътые: я шелъ съ тобой по улицъ, а на меня всъ больше. (Выталкиваето ее.) указывали пальпами. Это мнв такъ не понравилось, что я ужъ разлумалъ жениться.

Лиз. Но...

Горск. Полно, Лизанька. Я понимаю цену твоего рашенія оно благородно, достойно тебя, твоей прекрасной луши. Не унижай же меня пеэтомъ. И если ты въ самомъ дъдъ любишь меня, безъ тоски, любоваться ею, какъ отенъ почерью. никто, и никогла не узнаетъ объ ней.

не вдругъ, но рѣшилась тверло.

нія, а въ любви нѣтъ жертвъ.

счастья другихъ, тотъ эгоистъ.

книга - ея недьзя выучить наизусть, какъ урокъ; шенія тому человѣку! Да! мн'ь надо затвориться такъ и увидишь, что минутную всиышку, конеч- хомъ! но очень благородную и на эту минуту очень истинную, ты принимаешь за твердое решеніе. Скажу теб'в больше: твое р'вшение пугаетъ тебя, только ты боишься сознаться въ этомъ самой себъ. Тебъ уже представляется темно, что ты могла бы встретить молодого человека, котораго любовь осчастливила бы тебя. Въль мололое сердце ищеть любви молодого сердца. Хорошо вдяйся, что я говорю теб'в это; кто вдеть, тому бы тогда было! Что - что ты осталась бы мнв надо говорить: «счастливый путь!» (Уходить.) върна! Не върности, а любви хочу я.

Лиз. Боже мой! Дядинька, какъ же вы мало

меня знаете.

Горск. Конечно обо всемъ этомъ ты не думала, да все это думалось въ тебъ само собой, безъ твоего въдома. Въ сердив человъческомъ много закоулковъ. И я висколько не виню тебя за это.

и еще пятидесятилътнинъ мужчиной. Я палъ, хуже въдь не будетъ!

Лиз. Но меня удивляетъ такая внезапная низко палъ, удасно палъ; но все-же не до такой степени, чтобы, забывъ честь и Бога, восполь-Горск. Есть причина. Я нын-эшней ночью ви- зоваться героизмомъ мододой девочки, романялълъ лурной сонъ. Мив снилось, будто я же- ческой мечтательницы, - загубить въ цвъту ея нать на тебъ, а волосы у меня ужь совершенно жизнь. Оставь меня. Поди, поди-и ни слова

## ЯВЛЕНІЕ 6.

# Горскій (одинг).

**Па!** больше думать нечего — одна дорога! Ужду редь саминь собой. Я могь увлечься слабостью куда-нибудь, пока душа не успокоится, пока не сердца, да это была минута. Полно, ни слова объ увтрюсь, что могу видеть ее безъ волненія, принимаеть во мнв участіе, то дай мнв слово, Видвть ее безъ тоски, безъ волненія! — будто что несчастная тайна останется между нами, и это возможно! будто это будетъ когда-нибуль! Нътъ, вижу конецъ моему счастью. Закатъ мой Л и з. Но-вы меня не понимаете. Я ръшилась печалень. Что-жъ, всему свое время: за красными лиями весны и лъта наступаетъ ходолная. Горск. (сторькой ультокой). Рёшилась! Въ пожиливая осень - все тихо, мертво, и только любви нётъ рёшеній — въ ней добровольно от- шумить вётерь, да срываеть желтые листья! даются другому, потому-что отдаются счастью. Такъ и человъкъ: въ молодости кудри вьются, Рамаются только на несчастіе, на пожертвова- а наступить его осень-балають его волосы и надають, какъ осенніе листья. Всему свой ко-Лиз. (съ жаромь). Какая неправда, какая нецъ. И душа цвътетъ радостью и вянетъ отъ ужасная ложь! Напротивъ, безъ жертвъ нетъ печали. И я теперь, какъ дерево осенью, — сиръ, любви. Кто неспособенъ жертвовать собой для одинокъ, боленъ дущой, и не съ къмъ раздъдить мнъ своей тоски, некому повърить моей печали. Горск. (грустно качая головой). Мечты юно- И кому бы повъриль я ее, когда самь стыжусь сти, мечты пылкой головы, пылкаго сердца, ко- ея? И кто бы одобриль мое страданіе, кому бы торыя еще не знають жизни! или знають ее изъ не показалосьоно смъшно? А ямогу снести все на книгь по романамъ и стихамъ! Въ это время свъть, кромъ насмъщливой улыбки надъ тъмъ, я много поумнёль, моя милая! много узналь та- что составляеть несчастье моей жизни. Насмёшкого, чего прежде и не подозрѣвалъ. Вѣкъ жи- ливая улыбка, какъ раскаленное желѣзо, прови - в в учись, говорить пословица; жизнь не жгла бы мою душу, и не было бы отъ меня проее надо выстрадать. Вникни-ка въсебя поглубже, въ себъ. Да! прощайте, люди, – не поминайте ли-

# ЯВЛЕНІЕ 7. Входитъ Мальскій.

Горск. Ну, что ты, Володя? Мал. Бду, дядинька, дня черезъ три.

Горск, Счастливый путь, Володя! Не уди-

#### ЯВЛЕНІЕ 8.

## Мальскій (одинг).

Не понимаю, что дълается съ дядинькой. Его тонъ такъ страненъ, слова загадочны. (Молчаніе.) Лиз. О, какая холодная, эгонстическая фило- Грустно, тяжело разстаться съ мъстомъ, гдъ росъ, былъ счастливъ; но есть и какое - то на-Горск. Зато-истинная. Нодовольно объэтомъ. слажденіе въ мысли объ утратѣ счастья, о пред-Будь—что будеть, а мев надо быть мужчиной, стоящихь буряхь. Итакь, смёлёе впередь—

# ЯВЛЕНІЕ 9.

## Входить Лизанька.

Лиз. Владиміръ Дмитріевичъ! Мал. Лизавета Петровна!

Лиз. Вы что-то озабочены?

Мал. Благодарю васъ за вниманіе. Я такъ имжетъ вилы Володя?

не привыкъ къ нему съ вашей стороны.

Лиз. Грешно и стыдно говорить вамъ такъ. Владиміръ Дмитріевичъ. Но я вижу, что вы чтото особенно не въдух вынче, и не хочу тяготить вичу хочется жениться на Лизавет в Истови в. васъ своимъ присутствіемъ. (Уходить.)

#### SBIEHLE 10.

# Мальскій (одинг).

Отчего эта робость, смущение? Да потому, что изъ этого ничего бы не вышло. Напо скорже увхать - это всего лучше и вфрифе. Кто это тутъ 63 залу.) Нетъ никого, а кто-то пробежалъ какъ будто отъ этой двери черезъ коррилоръ. Воже мой! что если это она — уйти поскорбе. Какъ мив будеть съ ней встретиться! (Уходить.)

## ЯВЛЕНІЕ 11.

## Вхолить Хватова.

что мътитъ на эту. Эхъ, дала я маха! Катенька- да и ушли, а тутъ и вы вошли. то и доступнъе, да она же и ласковъе со всъми нами, особенно съ Платошенькой. Надо все ска- какъ ты говоришь? зать Николаю Матввичу. Пусть племянничекъ-то мой обожжется. Онъ въдь все останется родней, колай Матвъичъ. Пусть лучше достанется этому гордецу Маль-А въ Бражкине проку мало, онъ скряга. Надо поторопиться, пока племянничекъ еще ничего не знаетъ.

#### ЯВЛЕНІЕ 12.

## Входить Горскій.

Горск. (не замичая Хватовой). Отчего же на ладъ. (Уходить.) она побледнела, какъ только я сказаль ей, что онъ вдеть? Жаль сестры? Это что-то подозрительно. Конечно она привыкла любить его, какъ брата. А! Матрена Карповна! Что ты стоишь тутъ, какъ мертвая, и не слышно тебя?

Хват. Ахъ, я задумалась! Горск. Объ чемъ это?

Хват. Да все о своей горькой участи, батюшка Николай Матвтичь. Дтло вдовье, сиротское, - одна была надежда на васъ, да вы что-то

не расположены къ этому.

Горск. Къ чему?

Хват. Да о чемъ я васъ просила.

Горск. Какая ты недогадливая. Матрена Карповна! Я, кажется, толкомъ сказалъ тебъ, что Лизанька не пойдеть за твоего Илатошеньку.

Хват. Дая ужъ васъ не о томъ прошу. Я хотъла попросить васъ, коли милость ваша будетъ, насчетъ Катерины Петровны.

Горск. А развъты не зваешь, что на нее

Хват. Я сама прежде думала это.

Горск. А теперь почему ты думаещь другое? Хват. Теперь я думаю, что Вланиміру Лмитріе-

Горск. Что?

Хват. Ла, на Лизаветъ Петровнъ. Ла что съ рами? Не подать-ли вамъ воды? Постойте, я возьих въ буфетъ.

Горск. Не нужно, постой — скажи мнв. почему Почему не смёю я сказать ей, какъ я ее люблю? ты такъ думаешь? какъ это ты узнала? Скажи мнъ все, что знаешь, какъ было, безъ утайки. Ты вёрно подслушала? Вёль это твое ремесло!

Хват. Не сердитесь, Николай Матвъевичъ. Я, за дверью? (Отворжеть дверь и заглядываеть право, ничёмъ невиновата. Вольно же Владиміру Дмитріевичу такъ громко разсуждать. Я была въ столовой, считала салфетки.

Горск. Что же онъ говорилъ?

Хват. Все скажу. Только не сердитесь, Николай Матвенчъ Лело было вотъ какъ: я была въ корридоръ и видъла, какъ Владиміръ Дмитричъ ходили по гостиной, а потомъ вошли Лизавета Петровна, сказали съ нимъ слова два, да и пошли Хват. Э, голубчикъ, -- вотъ онъ по комъ въ свою комнату. А Владиміръ Дмитричъ повздыхаеть! Воть отчего размолька-то съ не- смотрели ей вследь и сказали: «Какъ бы меж въстой! О той нечего и думать. За кого-же сва- сказать ей, что я ее люблю». Нътъ-бишь—вотъ тается Алексей-то Степанычь? Должно быть, какъ: «что я не смено ей сказать, что я ее люблю»,

Горск. И ты не лжешь? Это было точно такъ,

Хват. Образъ готова снять со ствим, Ни-

Горск. Хорошо - върю. Поди, пошли ко мнъ скому — это будетъ у меня новая богатая роденька. Лизаньку; вызови ее тихонько, чтобъ не обратили вниманіе, да поскорве.

Хват. Николай Матввичь, вы меня не вве-

лите въ бъду, а я побъту.

Горск. Не бось, не бось. Тебъ же будеть

лучше отъ этого; скорже ступай.

Хват. Сію минуту! (Про себя.) Пошло д'вло

#### ЯВЛЕНІЕ 13.

# Горскій (одинг).

А! вотъ оно что! Кто могъ это предвидъть? Нътъ, лучше – кто могъ не видъть этого? Она его любила давно, да скрывала. Онъ тоже любиль ее давно ужъ -прежде, чтмъузналъ объ этомъ. Сердца не обманешь, у него тысячи глазъ, тысячи ушей, оно все видитъ, все слышитъ. Я не даромъ ревновалъ его къ ней, ненавидълъ его, какъ будто онъ былъ мой жесточайшій врагъ. (Молчаніе.) За что-жъ теперь ненавижу я его,

шился, я ужъ думаю только объ одномъ, чтобъ почетъ за всёхъ на мой счетъ и не спросясь пристроить ее? Втдь они оба будуть счастливы? меня? Итакъ, двт свадьбы вдругь! Въ добрый Счастливы? На за что же я то буду не- часъ! Темъ больше веселья! ха! ха! ха! ха! Молчасчастливъ? Зачемъ же-ему счастье, а мет нетъ ніе.) А что! не отправиться ли мет на Кавказъ! его? Еслибъ она вышла за Коркина-да что за Ведь я еще крепокъ, службе мне не учиться. Коркина? лучше бы, легче бы миж было, еслибъ а стоитъ только вспоменть. Пела тамъ многолаже за Бражкина! Боже мой! неужели пламень жизнь дѣятельная, разнообразная. Можетъ-быть въ алу жесточе, жгучве того, который пожи- кинжаль или пуля горпа сжалится нало мной. раетъ теперь мою душу! А! вотъ хорошо, хорошо, Вотъ, говорятъ, что какъ беда нагрянетъ, такъ хорошо! Отъ сильнаго холода чувствують жаръ, станешь втупикъ. Вздоръ! Везд'в можно найти въ сильномъ пару какъ будто морозъ пробегаетъ средство извернуться. Лежишь въ постели больпо тълу. Такъ и мнъ теперь даже весело. Да, ной и ведишь смерть на носу. Что же? развъ и весело!—какъ бывало на сраженіи, на приступѣ! тутъ вѣтъ средства спастись оть нея? Умри Ну, веседись-же душа, сколько хочешь, это по- самъ-вотъ и избавишься отъ нея. По крайней следній твой пиръ, — другого не дождешься, мере не она на тебя, а ты на нее наскочишь. Върно она! 0!

# ЯВЛЕНІЕ 14.

# Входить Коркинъ.

Корк. А я все васъ искалъ, Николай Матвѣичъ.

Горск. Меня!

Корк. Но что съ вами? Върно, вы дурно себя

Горск. Напротивъ, чудесно. Я веселъ, такъ весель, что готовъ пъть, плясать — и все, что вамъ **УГОДНО.** 

Корк. Но...

Горск. Право! Вы невърите? Честное мое слово! Но вы, втрно, хоттли мнт что-нибудь сказать?

Корк. Такъ, но можетъ-быть теперь не время. Горск. Напротивъ. Теперь-то самое лучшее время. Можетъ-быть вы миж скажете что-нибуль такое, что я найду въ васъ товарища въ моей

веселости? Знаете-радость вдвоемъ лучше. Корк. (смотря на него съ недоумъніемъ).

Я, право, не знаю, какъ васъ понимать.

Горск. А вы, вёрно, хотёли поговорить со

мной о своемъ предложения?

Корк. Да, Николай Матвенчь, я такъ измучился ожиданіемъ, неизвъстностью, что ръшился окончательно объясниться съ вами.

Горск. Вёдь это насчетъ Лизаньки?

Корк Нетъ, Николай Матвеичъ. Мне странно, что вамъ такъ показалось. Я ищу руки Ка-

терины Петровны.

Горск. А! да! Я въдь такъ и думалъ. Я хотель только пошутить. Я же теперь въ такомъ веселомъ расположении. Но вотъ что: я скажу о вашемъ предложении Катенькъ, а теперь вы ступайте, инъ нужно остаться одному.

Корк. Очень хорошо. Только я прошу васъ объ одномъ: Бога ради, поскоръе. (Про себя.) Что съ нимъ? Онъ какъ сумасшедшій! (Уходить.)

# ЯВЛЕНІЕ 15.

# Горскій (одинг).

можетъ-быть мий больше всихъ и надо! Правду и увидишь, что дило самое обыкновенное.

и еще больше, чёмъ прежде? Вёдь я ужъ рё- сказать, судьба любить меня— смотри, какъ хло-А это не малое утъщение въ бълъ!

#### ЯВЛЕНІЕ 16.

## Входитъ Лизанька.

Лиз. Ахъ, дядинька! Матрена Карповна очень удивила меня, сказавши, что вы хотите сообщить мив что-то важное.

Горск. Очень, очень важное, мой другъ.

Лиз. Ужъ не сказать ли мнѣ, что вы согласились съ моимъ рѣшеніемъ?

Горск. Да, именно — сказать тебф, что я наконецъ ръшился. Но не бледней - мое рышение будетъ для тебя не такъ страшно, какъ ты думаешь.

Лиз. Но оно мит нисколько не страшно, напротивъ...

Горск. Върю, върю. Къчему увъренія тамъ. гдъ и безъ нихъ все ясно! Алексъй Степановичъ Коркинъ сейчасъ просилъ у меня руки Катеньки.

Лиз. Ахъ, какъ это жалко! Алексей Степановичь такой прекрасный человъкъ, а она любитъ не его — она любитъ Владиміра Дмитріевича.

Горск. Еще жальть слишкомь объ этомь нечего. Бёда не такъ велика. Владиміръ Дмитріевичъ ея не любитъ.

Лиз. Какъ такъ? Вы почему знаете?

Горск. О, я много знаю, много! Онъ самъ сказаль мив это. Говорить - воспоминанія двтства, больше ничего.

Лиз. Боже мой? Неужели это правда?

Горск. Какъ дважды два-четыре. Но отчего же ты такъ побледнела, испугалась?

Лиз. Мив жаль бъдной Катеньки.

Горск. А! да! ты сострадательна, любишь сестру. Я это знаю. Это хорошо, похвально. Ничего нътъ пріятнъе, какъ видъть безкорыстную любовь къ другимъ.

Лиз. Но что же это значить? это такъ

странно...

Горск. На свътъ, Лизанька, такъ много страннаго, что ничему не надо дивиться, даже самому великодушному состраданію къ несчастью ближняго, даже пожертвованію. Все это только ка-Нѣтъ, видно, мнѣ нѣтъ товарищей! Я одинъ, да жется страннымъ, а поразсмотри поближе — такъ

Лиз. Но. Бога ради, что за причина? Почему

Владиміръ Дмитріевичъ...

Горск. Владиміръ-то Дмитріевичъ? Да, прекрасный молодой человёкъ, умный, образованный, чувствительный, словомъ, настоящій герой романа... Что съ тобой?

Лиз. Ничего. Впрочемъ знаете-личто? Въдь исходить въ моей душъ, поди. Катенька, кажется...

Горск. Что?

Лиз. Она мев говорила, что она не любитъ Владиміра Дмитріевича, да я тогда ей не пов'врила. Зная ея легкій характерь, я полумала, что она не понимаетъ самой себя.

Горск. Ну, а теперь ты ей в ришь? Хорошее извъстіе! За него и я тебя попотчую тоже хорошимъ извъстіемъ. Да! въдь ты знаешь, что Володя убзжаеть отъ насъ навсегда?

Лиз. Навсегда? Я не думала этого.

Горск. А знаешь ли, по какой причинъ?

Лиз. Нѣтъ, не знаю.

Горск. Ну, такъ я скажу тебф: онъ сердитъ на тебя.

Лиз. На меня? За что?

Гор. За то, что ты не любишь его. Въдь ты не любишь его?

Лиз. Какъ! (Про себя.) Какая ужасная

Горск. Ну, я вижу, что ты не любишь его, а онъ - онъ влюбленъ въ тебя.

Лиз. Вы шутите! Пощадите меня, пошалите! Горск. Боже мой! Опомнись, обольнсь! (Про себя.) О. я варваръ, безчеловъчный! (Вслухъ.) Лизанька, другь мой! Успокойся; ну, что-жъ туть такое! Я знаю, что ты его давно любищь безнадежно. Сейчасъ узналъ я, что и онъ также любитъ тебя давно и безнадежно.

Лиз. Любитъ!--меня! - Онъ меня любитъ-Боже мой! какое счастье! (Молчаніе.) Послу- Николай Матвенчь? шайте, простите минутной слабости сердца, увлеченію эгоизма. Мое рішеніе все-таки твердо, было готово часа черезъ два. Въдь онъ не знаетъ, что я его люблю?

Горск. Нътъ, знаетъ-я ему сказалъ.

Лиз. Знаетъ! знаетъ! Что вы следали! Какъ мнъ теперь показаться ему? Зачемь онъ ужъ не убхаль! Но все это ничего: я покажу ему видь, что ничего не знаю. Мое ръшение все такъ-же твердо.

Горск. (съ горькой улыбкой.) Все такъ-же твердо? И мое такъ-же, Лизанька. Прощай! о, прощай навсегда, помни меня (Плачеть.)

Лиз. Какъ! вы хотите насъ оставить?

Горск Да, видно, такъ нужно. Я теперь опять спокойнье. Чему быть - тому не миновать. Если мив ивть счастья, то сохраню хоть уважение къ себъ. А тамъ, что Богъ дастъ. Можетъ-быть его гневъ скоро кончится, я возвращусь къ вамъ, мои милыя, буду любоваться вашимъ счастьемъ, повёрь мив-все къ лучшему.

Лиз. Не говорите мив о моемъ счастьи-оно мнъ ненавистно: я вижу въ немъ ваше несчастье. (10.)

Горск. (освобождаясь изъ ея объятій). Охъ. легче стало! Грустно, горько, а легко. Это голосъ Божій, я опять слышу его. Поли, Лизанька, поли И прошу тебя объ одномъ-не уговаривай меня остаться, не говори мев ничего. Я знаю, что люлаю. Вёдь ты не можешь чувствовать, что про-

Лиз. Одно слово...

Горск. Ни полслова! А что по того, понимаешь, то не безпокойся и не спрашивай меня. Это ужъ мое лело.

Лиз. Но, дядинька, Бога ради...

Горск. Поди, поди! (Выводить ее.) Нътъ, постой, дай обнять тебя, популовать въ послудній разъ. (Рыдая.) О, я сильно любилъ тебя! Прости увлеченію слабости — оно послёднее (Грустно смотрить на нее.) Но, поли, поли! (Лизанька уходить плача.)

# ЯВЛЕНІЕ 17.

# Горскій (одинг).

Бъжать, бъжать, пока есть еще силы! отсрочки только измучають меня. Нынче же отправляюсь въ городъ-укрѣплю за ней мое имѣніе. Пусть они живуть здёсь. Пусть будуть счастливы. А я-я буду страдать и молиться за ихъ счастье. Можеть быть я и успокоюсь, (Молчаніе.) Да, другого нътъ пути, - будь воля Божія. Эй, Иванъ, Иванъ!

### ЯВЛЕНІЕ 18.

# Входить Иванъ.

И ва нъ. Что вамъ угодно, батюшка баринъ

Горск. Я нынче тду въ городъ, чтобъ все

Иванъ. Слушаю-съ, батюшка. А я съ вами поъду?

Горск. Какъ же. Вотъ не знаю, кого мнв будетъ взять-я надолго и далеко уфзжаю.

И ванъ. (повалясь ему въноги и плача.) Какъ кого, батюшка? я съ вами жилъ — съ вами и умру, - коли сами не возьмете - побъгу за вами, какъ присталая собака, и хоть бейте - не отстану.

Горск. Полно, не дурачься; къчему это? встань, (Поднимаеть его.) Въдь я ъду далеко и надолго.

Иванъ. Хоть на тотъ свътъ, про то знаете вы, а мое дёло-служить вамъ.

Горск. Но ты, Иванъ, старъ, тебъ ужъ трудно

разстаться съ родиной, съ семействомъ.

И ва нъ. Да еслибъ отецъ родной всталъ изъ могилы, и то бы я васъ не покинулъ; не погубите на старости лътъ! Что я безъ васъ-сирота круглый!

Горск. Ну, хорошо, хорошо! Готовься же, да Нътъ, вы останетесь, вы не увдете. (Обнимаеть никому ни слова. Слышишь? Ступай! (Иванъ

 $yxodum_{5}$ .)

# ЯВЛЕНІЕ 19.

# Входитъ Катенька.

Кат. Что съ вами, дядинька?

Горск. А. это ты. Катенька! Кстати, слова лва. Скажи мих-влюблена ты въ кого нибуль?

Кат. Что за вопросъ, дядинька? Горск. Что-жъ-труденъ?

Кат. Нътъ, я не влюблена ни въ кого.

Горск. Какъ-и въ Володю?

Кат. Ла, я не влюблена въ него.

Горск. Да какъ же ты хотела за неговыйти? Кат. Во-первыхъ, дядинька, я не хотъла, шутать еще не значить хотъть; во-вторыхъ, если- съ собой. бы и вы, и онъ захотъли этого, то почему же?

Горск Какъ! только потому, что другіе же-

Кат. Да я и сама, хоть и не желаю, а вышла бы за него безъ отврашенія и безъ принужденія. Онъ прекрасный молодой человъкъ, хоть и дюбитъ важничать.

Горск Ну, а если я скажу тебѣ, что Володя уже не хочеть жениться на тебъ - онъ только любитъ тебя, а не влюбленъ?

Кат. Что-жъ-я рада!

Горск. Я не понимаю тебя, ты себъ противоръчишь: то вышла бы охотно, то рада, что не выйлешь.

Кат. Но, милый дядинька, вёдь то и другое хорошо, вёдь участь человёка рёшается Богомъ. я этому верю и готова на все. Я тоже иногда, какъ и всв, думаю о своей будущей судьбв, да отъ этого такъ становится грустно и тяжело, что я начинаю дурачиться, чтобъ только не думать. А когда надвешься на Бога и о себв не думаешь, то такъ хорошо, весело на душъ.

Горск. Правда твоя, правда! Ну, а не чувствуешь ли ты къ кому-нибудь другому склонности?

Кат. Да что это вы пристали ко мнв, дядинька? ужъ не думаете ли вы, что я въ васъ влюблена?

говори дело. Какъ тебе кажется Алексей Степановичъ Коркинъ?

Кат. Умный, благородный — словомъ, прекраснъйшій человъкъ; даже немножко смъщонъ при этомъ.

Горск. А! твой идеалъ!

Кат. Злой дядинька! съ чего вы это вздумали? Горск. Не замвчала ли ты въ немъ склонности къ себъ?

ничего не замѣтишь, кромѣ постояннаго благоразумія — досадный челов вкъ!

Горск. Ну, такъ вотъ же что: онъ сватается

за тебя.

Кат. Какъ? Что вы?

Горск. Не краснъй, не краснъй, моя милая вътреница. Я не далъ ему слова, но обнадежилъ его. Что ты на это скажешь?

Кат. Что? Ну, пядинька, не пумала же я, что бы вы когла-нибудь такъ поймали меня!

Горск. Такъ я поймаль тебя?

Кат. Прошайте пока — мн в некогла съ вами... Горск. (удерживая ее). Постой, поли — позови сюда всёхъ. Ла что это-у тебя слезы на глазахъ?

Кат. Ахъ, дядинька, какъ вы привязчивы! Вамъ все скажи, а догадаться не любите.

## ЯВЛЕНІЕ 20.

## Входить Мальскій.

Мал. Вы влете, пянюшка! Возьмите и меня

Горск. Натъ, ты останешься.

Кат. (грозя пальцемь Мальскому). А. господинъ измѣнникъ! Такъ-то вы! Постойте же, и я вамъ отплачу!

Мал. Какъ! Что это значить?

Горск. Ты измѣниль Катенькѣ, а она за это измѣняетъ тебѣ и выходитъ за Алексѣя Степановича, вотъ и все!

Мал. Боже мой! Правда ли это, Катерина

Петровна! одно ваше слово!

Кат. Васъ бы надо помучить хорошенько и за измѣну, а больше за неоткровенность и скрытность; но ужъ такъ и быть, помиримся и будемъ по-прежнему друзьями!

Мал. О, какую ужасную тяжесть сняли вы

съ души моей!

Горск. Погоди, погоди, — тебя ожидаетъ другая. только та легче.

Мал. Что вы хотите сказать?

Горск. Ничего худого, а все хорошее — для тебя.

# ЯВЛЕНІЕ 21.

# Тѣ же и Коркинъ.

Кат. Ахъ! (Хочеть убъжать.)

Горск. (берет велруку и подает в Коркину). Горск. Теперь не время шутить, Катенька, Алексей Степановичь, не пускай эту ветреницу.

Корк. (въ радости и смущении). Катерина Петровна! Върить ли мнъ?

#### ЯВЛЕНІЕ 22.

Входять: Лизанька, Бражкинь и Хватова съ дътьми.

Бражк. Ну, Николай Матв вевичь, какъ ко-Кат. Ахъ, онъ такой флегматикъ, что въ немъ тите, а я больше ждать не могу: дайте мнѣ ръшительный отвътъ. А то сами знаете, я могу упустить другую выгодную партію.

> Горск. Сейчасъ, Оедоръ Кузьмичъ. Одну минутку. А пока поздравьте Катеньку и Алексъя

Степановича.

Хват. (про себя). Вотъ тебъ разъ!

Горск. Ну, это кончено. Теперь другое дело ужъ последнее. (Вереть за руку Лизаньку и обнаружиль мив вашу тайну.

Лиз. (упадая въ слезахъ на грудъ Горскаго).

Пялинька!

Мал. (въ изумленіи). Что это значить, дялинька? Вы смфетесь...

Горск. Полноте-будьте счастливы. Не нужно словъ. 0! (Отходить въ сторону и плачеть.)

Хват. А. такъ вотъ для кого я трудилась и хлопотала!

Бражк. (подходя къ Хвитовой). Какъ же могилы прокляну тебя. это, Матрена Карповна? Вѣдь я сватался?

Хват. Ла остался съ носомъ. Я сама въ

дурахъ.

Бражк. А! Ну, пълать нечего. Поищемъ въ другомъ мъстъ, - время еще не ушло. Прівзжайте, Матрена Карповна, погостить ко мнв, въ мушку поиграемъ. (Уходить; за нимъ и Хватовы.)

#### ЯВЛЕНІЕ 23.

Горскій, Мальскій, Коркинь, Катенька и Лизанька.

Горск. (береть Мальскаго за руку и отвостливой. Только на этомъ условіи и отдаю я теб'є свое д'єло, а тамъ-будь воля Вожья!

Мальскаго). Милые мон. будьте счастливы. Я ее. Она. Володя, дорого стоитъ, велика ей пъна: знаю, что вы давно любите другь друга -- случай вся жизнь твоя, душа, сердце, мысли, любовь, весь ты, твое будущее спасение-вотъ пъна. Я ъду на Кавказъ пользоваться водами. Налъюсь скоро увилъться съ вами, но въ смерти и въ живот' Богъ воленъ. И если ты не лгалъ самымъ безстыднымъ образомъ, когда называлъ меня дялей и вторымъ отномъ своимъ, если ты хочешь. чтобы мои кости спокойно лежали въ могилъ. смотри же-чтобъ ни одной слезы, ни одного взлоха не знала она отъ тебя. Иначе я и изъ

Мал. Лядюшка! Отепъ!

Горск. (обнимая его). Прошай, прошай! Не нужно больше словъ. Оставь меня на минуту.

Лиз. (бросаясь на шею Горскоми). Пялинька! Но нътъ, вы не оставите меня. Неужели это необходимо? Неужели нътъ на землъ полнаго счастья?

Горск. Полно, полно. Еще увилимся, Теперь же прощай, будь счастлива, такъ счастлива, чтобы люди повърили наконецъ, что есть на землъ счастье. А мив слезу, когда умру, и улыбку, когда увинимся. Поди къ нимъ. (Толкаетъ ее къ Мальскому, Катеньки и Коркину). Я твердъ, какъ никогда не былъ. Они обнимаются, плачутъ отъ счастья, отъ блаженства... Пусть же имъ счастье! дить его въ сторону). Поди сюда, Володя. Буль А я! Замолчи, змѣя души моей! Миѣ иѣть—знасчастливъ, другъ мой. Люби ее. Сдёлай ее сча- читъ, и не надо. По крайней мере я сделалъ

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА.







PG Belinskii, Vissarion Grigor'e2933 vich
B4 Sochineniia
1896 t. 1
t.1

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

